## ИСТОРИЧЕСКІЙ

# ВЪСТНИКЪ

годъ двънадцатый

TOM'B XLIV



# ИСТОРИЧЕСКІЙ

# Въстникъ

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

TOM'S XLIV

1891









## содержаніе.

## АПРВЛЬ, 1891 г.

| 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CTP. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| І. Фамильная хроника Воротынцевыхъ. Часть вторая. Гл. VIII—XIII. (Продолженіе). <b>Н. И. Мердеръ (Северинъ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    |
| И. Исторія одного письма. (Изъ литературныхъ воспоминаній). А. А. Виницкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27   |
| III. Борьба съ голодомъ въ будущую войну. В. И. Недвинато                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42   |
| IV. Воспоминанія артистки Императорскихъ театровъ Д. М. Леоновой. Гл. X и XI. (Окончаніе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73   |
| V. По Южно-Уссурійскому краю. Гл. III. (Окончаніе). А. В. Ели-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83   |
| съева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110  |
| VI. Воспоминанія о поэтъ А. И. Полежаєвъ. К. Н. Макарова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110  |
| VII. Карикатуристъ Н. А. Степановъ. Гл. VI-VII. (Окончаніе). С. С. Трубачева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116  |
| Иляюстраців: Сенаторъ Харитоновъ (пѣвець-любитель). — Поэтъ-чивовникъ Бернетъ. — Странникъ Павелъ Якушкинъ. — Лазаревъ (маэстро Абиссинскій). — Творцы будущей музыки — Вагнеръ и маэстро Абиссинскій, атісо di Rossini — исполняютъ свою музыку съ будущими музыкантами. — Абиссинскій маэстро донтъ сврійскую корову. — Диспуть о томъ, кто были первые призванные къ намъ варяги — литвины или норманны. — Н. С. Аксаковъ и представители художественной и обличительной литературы. — Журнальные олимпійцы. — Акціонерныя общества прибъгаютъ къ послъднимъ средствамъ, чтобы поднять акціи. — Типъ денежняго аристократа. — Фонды и трансферты. — Домовладълецъ, говорящій ръв своимъ жильцамъ передъ новымъ годомъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| VIII. Дипломатическія сношенія Россіп съ Франціей въ XVII вѣкѣ.<br>П. А. М.—ъева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143  |
| IX. Русскія симпатін въ польской поэзін. (Неизданныя произведенія поэта А. Э. Одынца) М. И. Городецкаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172  |
| Х. Преемникъ Бълинскаго. (Изъ псторіи русской критики). А. А. Мухина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Иллюстрація: Портреть Валеріана Николаевича Майкова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| XI. Запросы народа. А. И. Фаресова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204  |
| XII. Записки Талейрана. Гл. III-V. В. Р. Зотова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214  |
| XIII. Критика и библіографія: Историческое Обозрѣвіе. Сборникъ Историческаго Общества при Императорскомъ СПетербургскомъ университетѣ за 1890 г. Томъ первый. Спб. 1891. С. А—ва. — В. Ренневкамифъ. Конституціонныя начала и политическія воззрѣнія князя Висмарка. Кіевъ. 1890. В. Латинна. — Новый источникъ для исторіи Афинъ. Aristotel on the constitution of Athens, ed. by F. G. Кепуон. Printed by order of the trustees of the British Museum. 1891. А. Н. Деревицаго. — Военная географія и статиствка Македоніи и сосѣднихъ съ нею областей Валканскаго полуострова. Составиль болгарскаго генеральнаго штаба штабськапитанъ Бендеревъ. Спб. 1891. Н—аго. — А. Забѣлинъ. Вѣковые опыты нашихъ воспытательныхъ домовъ. Спб. 1891. С. — А. Зерцаловъ. О мятежахъ въ городѣ Москвъ и въ селѣ Коломенскомъ 1648, 1662 и 1771 гг. Москва. 1890. В. Латнина. — Souvenirs du вагоп de Вагапите. 182—1866. І. Paris. 1890. А. Трачевскаго — Славянскій календарь на 1891 годъ. Изданіе С. Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества. Петроградъ. 1891. М. Городецкаго. — А. Титовъ. Снбирь въ XVII вѣкъ. Сборникъ старинныхъ русскихъ статей о Сибири и прилежащихъ къ ней земляхъ. Съ приложеніемъ снимка со старинной карты Си- |      |
| бири. Издалъ Г. Юдинъ. Москва. 1890. А. Терновича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232  |

См. слъд. стра

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CTP.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| XIV. Историческія мелочи: Трагикомедія королевы. — Какъ погибла венеціанская республика. — Женскій бунть въ 1795 г. — Изъ исторіи китайскихь церемоній въ Европъ. — Изъ воспоминаній о принцѣ Жеромѣ Наполеонѣ                                                                              | 254                 |
| XV. Заграничныя историческія новости                                                                                                                                                                                                                                                        | 265                 |
| XVI. Смѣсь: Историческое Общество. — Памятники древности Вятскаго края. — Славинское Общество. —25-тилътіе житомірской публичной библіотеки. —Некрологи: Л. Г. Граве, Н. Л. Пущина, К. И. Максимовича, А. А. Корнилова, А. Н. Андреева.                                                     | 272                 |
| XVII. Замътки и поправки: Еще иъсколько словъ къ біографіи Шлимана. Сергъя                                                                                                                                                                                                                  | 214                 |
| Шлимана                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279                 |
| <b>ПРИЛОЖЕНІЯ:</b> 1) Портреть <b>А. И. Полежаева.</b> 2) Месть карбонар (La Savelli). Романь изъ временъ второй имперіи во Франціи. Жильбера стэна-Тьерри. Переводъ съ французскаго. Часть третья. Гл. I — III. (долженіе). 3) Каталогъ книжныхъ магазиновъ «Новаго Времени» А. С. ворина. | <b>Огю-</b><br>Про- |

## Въ Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обществъ.

С.-Петербургъ, Пантелеймоновская, д. № 2.

## ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ ОБЩЕСТВА:

Труды съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому и профессіональному образованію въ Россіи, 1889—1890 г. Подъ главною редакцією секретаря Съѣзда В. И. Срезневскаго. 6 томовъ. Цѣна 10 руб. безъ пересылки. (За пересылку прилагается сумма по расчету за 2 фунта за каждый томъ).

Труды организаціоннаго Комитета Съѣзда. 9 брошюръ. Цѣна 6 руб. безъ пересылки. (За пересылку прилагается по расчету за 5 фунтовъ).

Каталогъ выставки техническихъ школъ съ описаніемъ школъ принимавшихъ участіе на выставкъ. Цъна 1 руб.

Каталогъ сочиненіямъ и изданіямъ, относящимся къ техническо-ремесленному и профессіональному образованію. Цівна за 2 выпуска 1 руб.





АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ПОЛЕЖАЕВЪ.

довволено ценвурою, спв., 26 марта 1891 г.





## ФАМИЛЬНАЯ ХРОНИКА ВОРОТЫНЦЕВЫХЪ 1).

#### VIII.

НАЧАЛА ШЛА річь о молодомъ баринів, объ его пребываніи въ Воротыновків, объ эпизодів съ французомъ, какъ Мареа Григорьевна изволила прогніваться на Потапыча за то, что старикъ не открыль ей самъ отъ себя про безобразія въ подмосковной и тогда только ей во всемъ сознался, когда она разспрашивать его стала. Оказалось, что

въ Петербургъ.

— Нашъ баринъ обо всемъ Потапыча разспросилъ, какъ съ письмомъ-то онъ къ нему отъ покойницы явился. Добрый часъ, запершись съ нимъ, въ кабинетъ разговаривалъ. А потомъ, къ барынъ пришелъ въ спальню (я за ширмами постель убирала и все до крошечки слышала), «милуня,—говоритъ,—представь себъ, что я сейчасъ узналъ! Сынъ покойнаго Василья Воротынцева пріъхалъ въ Петербургъ на службу и прямо изъ Воротыновки. Дядъка его, Потапычъ, письмо намъ отъ бабушки Мареы Григорьевны привезъ и въ письмъ этомъ она меня извъщаетъ о своей просъбъ къ государю императору, чтобъ его величество соизволилъ назначить опеку надъ дяденькой Григоріемъ Васильичемъ». А барыня наша ему на это: «Ну чтожъ, и прекрасно,—говоритъ,—давно пора безобразіямъ, что въ подмосковной творятся, предълъ положить.

<sup>1)</sup> Продолженіе. См. «Историческій Въстникъ», т. XLIII, стр. 609.

А что еще бабушка пишеть?» «Да воть пишеть она, что если мнѣ самому нельзя передать ея письмо государю, то чтобъ я обратился къ графу».... «Зачёмъ графа въ это вмёшивать, дёло семейное, ты лучше самъ, — сказала барыня. — Гдъжъ это письмо къ государю, у тебя, что ли?» «Нъть, молодой Воротынцевъ желаеть миъ его въ собственныя руки передать. Бабушка пишеть, чтобъ мы его приняли по-родственному». Очень это было пріятно слышать барынт, засмъялись онъ и сказали: «Воть какъ! теперь, значить, и мы пригодились. Боюсь только, что онъ скверно воспитанъ этотъ юноша, какъ ты полагаешь, моншеръ?» А баринъ имъ на это: «Не знаю, милуня; при немъ до сихъ поръ жилъ французъ, тысячу рублей ему въ годъ платили». А барыня опять свое: «Это ничего не доказываеть, моншерь, и между французами негодяи есть». «Да какъ же быть-то? Бабушку ослушаться невозможно». «Никто и не велить ее ослушаться, мы примемъ этого молодого человъка по-родственному, надо только слъдить, чтобъ онъ нашего Сережу, Боже сохрани, не испортиль». «Ужъ ты объ этомъ не безпокойся, я распоряжусь». И приказали тому старику-французу, что при нашемъ молодомъ баринъ тогда жилъ, хорошій такой, почтенный, ла и дядькъ Николаю Павлычу, да еще баринову камердинеру, изъ нъмцевъ онъ, Карла, чтобы ни на минутку не оставлять вдвоемъ молодыхъ господъ, нашего-то Сергъя Володиміровича съ Лександромъ Васильевичемъ.

Долго еще распространялась на эту тему Акулина, разсказала какъ ихъ барина государь назначилъ опекуномъ надъ старикомъ, Григорьемъ Василичемъ, и надъ внукомъ его Александромъ Василичемъ, какъ сенаторъ Ратморцевъ въ подмосковную ѣздилъ подлую Дарьку выгонять, и какъ у нихъ въ домѣ, мало-по-малу, привыкали къ молодому Воротынцеву, и какъ своимъ стали его считать. Дня не проходило, чтобъ онъ у нихъ не побывалъ, либо къ объду, либо къ ужину, пріъдетъ на хорошихъ лошадяхъ, въ блестящемъ экипажъ, выпроситъ позволеніе покатать братца и сестрицъ. А какъ война началась, сенаторъ его въ адъютанты къ барону, ихъ общему родственнику, пристроилъ.

- А теперича воть ужъ который годъ, какъ наши господа вашего барина женить хотять, а онъ все упирается. Ужъ какихъкакихъ только ему невъстъ не сватали, и слушать не хочетъ.
  - Гордый должно быть, -зам'тила Өедосыя Ивановна.
- Да ужъ такой гордый, такой гордый, и-и-ихъ! Не приведи Господи! А ужъ надсмъщникъ—страсть! Наши барышни его какъ огня боятся! Сколько разъ до слезъ доводилъ своими надсмъшками. Ужъ особливо Татьяну Владиміровну, тихая она у насъ, робкая. Надо къ чести приписать барынъ, такъ у насъ ужъ хорошо дъти выдержаны, такъ-то хорошо, на диво, можно сказать. Не то что у Дмитрія Сергъича.

- Что ужъ про этого говорить!—махнула рукой Өедосья Ивановна.
- Ну вотъ и родные братья, одна кровь можно сказать, а какая разница!
- Да, не одобряла дътокъ Дмитрія Сергьича покойница барыня, не одобряла.
- Ктожъ ихъ одобритъ! Разбойники, какъ есть разбойники. Имъніе все раззорили, долговъ понадълали. Въдь часть-то ихъ въ Морскомъ нашему же барину за долги досталась. А съ сестрой-то что полълали!
- Ужъ и не говори! А какъ же нашъ-то Александръ Василичъ, дружитъ что ли съ ними, съ сынками-то Дмитрія Сергъича?
- Подбивались было къ нему, да нашъ баринъ, какъ про то прозналъ, сейчасъ ихней дружбъ предълъ положилъ: выбирай, говоритъ, между моимъ домомъ и домомъ дяденьки, Дмитрія Сергъча, мнъ тотъ не другъ, кто съ ними дружитъ. Ну, вашъ-то и отсталъ, конечно.
- Вотъ это хорошо! Дай Богъ здоровья вашему барину за это! Блюдеть онъ его, значить, какъ слъдуеть, по-родственному, завътъ бабушки-покойницы помнить, вымолвила съ чувствомъ Оедосья Ивановна. Ну, а когда же Александръ-то Василичъ къ намъ пожалуетъ? спросила она. Пора въдь, ужъ третій годъ пошель, какъ старая барыня скончалась, пора и насъ поръшить какъ-нибудь. Живемъ изо-дня въ день въ неизвъстности, въ томленіи, можно сказать.
- Ужъ именно въ томленіи, —со вздохомъ согласилась Акулина
- Есть туть, въ черномъ бюро, письмо къ нему отъ покойницы, наказывала прямо въ руки ему отдать, и непремённо когда самъ сюда прівдеть...
  - Ему про то письмо извъстно, —замътила Акулина.
- А коли извъстно, такъ чтожъ онъ не ъдетъ? продолжала съ досадой Өедосья Ивановна. Въ томъ письмъ про всъхъ насъ написано, также про барышню...

Послъднія слова она произнесла, понижая голосъ до шопота, но Малашка, которая и къ началу разговора прислушивалась съ животрепещущимъ интересомъ, теперь вся превратилась въ слухъ и ни единаго словечка не проронила изъ того, что говорилось дальше.

— Это какая же барышня? Той, что въ Гнѣздѣ померла, дочка что ли?

Өедосья Ивановна утвердительно кивнула, а собесъдница ея съ возростающимъ оживленіемъ продолжала свои разспросы.

- Это она у лѣваго-то клироса стояла и раньше всѣхъ изъ церкви вышла?
  - Она самая.

Акулина всплеснула руками.

- И какъ же она на свою мать покойницу похожа, Матушка Царица Небесная! Какъ взглянула я на нее, мить сейчасъ въ голову пришло: на кого эта дтвица-красавица похожа? Вертится воть на умт, а сказать не могу. Глянула я этта на ее было опять, а она ужть отвернумшись, и такъ всю объдню простояла, такъ и вышла. Я тутъ же у Дормидоши спросила: какъ ты думаеть, чьихъ она будеть, эта барышня? А онъ мит на это, головой только показалъ: неприлично, дескать, въ храмъ Божьемъ любопытничать.
- Да, вся въ мать, —глубоко вздохнувъ, сказала Өедосья Ивановна. —И нравомъ такая же, —прибавила она, помолчавъ немного.
- Убивалась она у васъ тамъ, поди чай, сердечная?—съ чувствомъ произнесла Акулина.
- Да ужъ такъ-то первое время терзалась, такъ терзалась! Боялись мы, пуще всего, чтобы Боже сохрани на себя руки не наложила! Въдь что ужъ тогда? И здъсь судьбу-то свою загубила да и на томъ свътъ пришлось бы ей въки въченские маяться.
- Что и говорить! А правда, что барыня Мареа Григорьевна до конца гнъвалась на нее и видъть не хотъла?

Предположение это привело Өедосью Ивановну въ глубокое негодование:

- И кто это вамъ такихъ пустяковъ навралъ? Да покойница Мареа Григорьевна такъ о ней заботилась, такъ заботилась, какъ родная мать можно сказать! Что въ Гнъздъ-то она ее поселила, а не здъсь, такъ въдь это для ейной же пользы, чтобы лишнихъ разговоровъ нераспложалось, да чтобы сраму ей меньше принять отъ людей...
  - А говорять, она ни разу не навъстила ее въ Гнъздъ-то?
- А зачёмъ было бы ее навёщать? На каку-таку потребу? О чемъ было барынё съ ней толковать? Печалить ее да попрекать, когда она и безъ того, съ горя да сраму, что потеряла себя, на ладонъ дышала? Ну, а ласкать ее да къ себё приближать и вовсе негодилось, особливо на первыхъ порахъ, какъ съ брюхомъ еще ходила. При родахъ барыня были. Не побоялись ни вьюги, ни мятели; какъ доложили, что часъ ея близокъ, сейчасъ приказали возокъ снарядить и поёхали. Все время тамъ при ней и были безотлучно. Дали ей съ младенцемъ проститься и утёшали ее притомъ: «твоя жизнь кончена, говорятъ, счастья тебё больше не видать, а на счетъ ребенка твоего будь спокойна, я его не оставлю». Сама я слышала, какъ онё это говорили, да и не я одна, а также и отепъ Матвёй.
- Въ городъ-то кто же младенца отвозилъ? полюбопытствовала Акулина.
  - Я отвозила, кому же больше, не безъ гордости сказала Өе-

IX.

— Барышня, барышня, я все узнала! Золотая моя, не убивайтесь, я все, все узнала!

Малашка была въ такомъ волненіи и такъ рыдала, произнося эти слова, что Мареинька должна была ее успокоивать и ободрять, но когда она узнала наконецъ изъ сбивчивыхъ объясненій своей наперстницы, что она дочь той танственной личности, которую даже и послѣ смерти иначе, какъ «та изъ Гнѣзда» не звали, Мареинька поблѣднѣла, какъ полотно, и отъ душевнаго смятенія, не въ силахъ была произнести ни слова.

Молчала и Малашка, испуганная эфектомъ своихъ словъ, а когда, немного оправившись, открыла было ротъ, чтобы продолжать свое повъствованіе, ее прервали на полусловъ.

— Никогда не смъй со мной объ этомъ говорить! И разузнавать ничего больше не смъй, я не хочу! — сказала Мареинька.

Голосъ ея дрожаль, слова съ трудомъ срывались съ судорожно стиснутыхъ губъ, ее била лихорадка, но она такъ твердо и строго отдала это приказаніе, что Малашка поспъшила передъ образомъ поклясться, что исполнить его.

Тогда ей приказали выйти и барышня заперлась въ своей комнатъ.

До поздней ночи продумала она о неожиданномъ открытіи, обрушившемся на нее такъ внезапно, вотъ ужъ именно, какъ снътъ на голову. Чего-чего не представляла она себъ раньше, относительно своего происхожденія, какихъ комбинацій не придумывала и какъ все это было далеко отъ истины! Боже! какъ далеко!

Она стала припоминать все, что слышала про таинственную

незнакомку, прожившую годъ въ Гнъздъ и скончавшуюся тамъ, и не могла ничего припомнить.

По странной случайности, событіе это, такъ близко до нея касавшееся, никогда не интересовало ее, и не возбуждало ея любопытства. Когда Малашка заговорила про сту изъ Гибзда», Мареинька не вдругъ поняла про кого идетъ ръчь и не вдругъ могла даже вспомнить то малое и отрывочное, что она знала объ этой личности. А между тъмъ, женщина эта была ея мать. Мареинька не могла придти въ себя отъ изумленія. Извъстіе это такъ потрясло ее, что долго не въ силахъ была она остановиться ни на одной изъ мыслей, вихремъ кружившихся въ ея отуманенной головъ. Но мало-по-малу нервы успокоились и изъ хаоса впечатльній, нахлынувшихъ ей на душу, стали явственно выдыляться такого рода воспоминанія, которыя непосредственно относились къ роковой тайнъ. Между прочимъ, то обстоятельство, что она ни разу, во всю свою жизнь, не была въ Гнъздъ. Возили ее и въ Морское и въ другіе села и хутора по сосъдству, на храмовые праздники, на ярмарки, да и такъ, вмъсть со всъми, когда затъивалась прогулка куда-нибудь подальше, но въ Гитадо — никогда. Другіе туда вздили, бабушка, Варвара Петровна, Өедосья Ивановна, а ее каждый разъ подъ разными предлогами оставляли дома. Ей вспомнилось, какъ однажды, когда еще маркизъ жилъ у нихъ, онъ повхалъ въ Гивадо съ Самсонычемъ по какому-то порученію Мареы Григорьевны и привезъ ей оттуда пунцовую розу. Такого цвъта розъ въ Воротыновкъ не было и Мареинька очень обрадовалась цветку, всемь его показывала, поставила его въ стаканъ съ водой, любовалась имъ нъсколько дней сряду и приставала ко встить, чтобы взяли ее въ Гнтздо, когда пот дугъ туда. Что ей отвъчали-она теперь не помнила, но желаніе ея не было исполнено и она скоро забыла о немъ.

Тамъ, въ Гнъздъ, эта личность, ея мать, похоронена. И Мареиньку вдругь такъ потянуло къ этой покинутой могилъ, такъ захотълось молиться на ней и плакать, что еслибы не была ночь, она не вытерпъла бы, приказала бы запречь сани и помчалась бы туда.

А ея отецъ? Кто ей скажетъ, гдъ онъ.

Она стала искать отвёта на этоть вопрось въ своихъ воспоминаніяхъ, перебирала всёхъ молодыхъ и знатныхъ мущинъ, о которыхъ слышала въ своей жизни, но ни на одномъ изъ нихъ не могла остановиться и сказать себъ: «это, можетъ быть, онъ».

Строго хранили отъ нея эту тайну. Разъ какъ-то, совсёмъ еще маленькой дёвочкой, она спросила у Өедосьи Ивановны, почему ее не зовуть по имени и по отчеству, а просто—Мареинькой или маленькой барышней?

— Зачёмъ тебя по батюшке величать, ты еще маленькая, отвечала Оедосья Ивановна. — A когда я буду большая, какъ меня будуть звать?—настаивала дъвочка.

Өедосья Ивановна смутилась и глянула на Митиньку. Этотъ покраснъль и потупился. А Мареинька, какъ это часто бываетъ съ дътьми, заупрямилась и ужъ со слезами повторила свой вопросъ:—какъ ее будутъ звать, когда она выростетъ большая? Тогда Өедосья Ивановна, еще разъ предварительно посовътовавшись взглядомъ съ Митинькой, сказала, что когда Мареинька выростетъ большой, ее станутъ величать Мареой Дмитревной.

Въ тотъ же день все это было донесено бабушкъ. За объдомъ Мареа Григорьевна нъсколько разъ пристально взглядывала на дъвочку, точно собиралась побранить ее за что-нибудь, а когда подали десерть, она вдругъ засмъялась и, указывая на яблоки, стоявшія на столъ въ вазъ, громко сказала:

— Мареа Дмитревна, возьми себъ яблочко!

И съ усмъщкой оглянулась на окружающихъ; эти же, сдержанно ухмыляясь, опустили глаза на свои тарелки. И воцарилось на минуту неловкое молчаніе, точно случилось что-нибудь неприличное, чему смъяться и хочется и совъстно.

Случилось это очень давно, когда братецъ Лексаша еще не пріъзжаль въ Воротыновну, но Мареинька такъ живо вспомнила этотъ эпизодъ, точно это было на дняхъ.

Припомнился ей еще другой случай изъ ея ранняго дътства. Въ день пріъзда братца Лексаши, собрали дворовыхъ женщинъ и дъвокъ въ широкія, свътлыя, парадныя съни, чтобы привътствовать молодого барина. Вст онт поочередно подходили и цъловали у него руку. Мареинька, прижимаясь къ Өедосьт Ивановнт, во вст глаза смотрта на эту церемонію. Вдругь, Мареа Григорьевна, стоявшая въ противоположномъ концт стней, подозвала ее:

- Поди сюда, Мареинька!

Мареинька рванулась было бъжать, но Өедэсья Ивановна поймала ее за юбочку и прошептала ей на ухо:

— Не вздумай, сударыня, у него ручку цъловать, ты барышня, ровня ему, а не холопка!

А бабушка, когда Мареинька подошла, сказала:

— Поцълуйтесь, дъти. Зови его братцемъ, Мареинька.

И Лексаша поцъловаль ее въ губы. Съ тъхъ поръ она звала его такъ, и въ глаза и за глаза, вплоть до смерти бабушки, а потомъ, мало-по-малу, отвыкла отъ этого и теперь величаетъ его Александромъ Васильевичемъ и, кромъ безотчетнаго страха и горечи, точно онъ ее чъмъ-то жестоко обидълъ, ничего она къ нему не чувствовала.

Эти слова Өедосьи Ивановны: «ты ему ровня, а не холопка», Мареинькъ особенно отрадно было вспоминать именно теперь, когда неожиданное открытіе наполнило страннымъ, необъяснимымъ страхомъ и смятеніемъ ея душу.

Всю ночь Мареинька не смыкала глазъ ни на минуту, предаваясь самымъ разнообразнымъ соображеніямъ. Но чъмъ больше думала она, тъмъ больше все спутывалось въ ея мозгу.

Точно стѣна какая-то загадочная поднималась все выше и выше передъ ея духовными очами. И немилосердно разбивались объ эту стѣну, одна за другой, всѣ ея мечты и надежды. Теперь, когда уголокъ таинственной завѣсы, окутывавшей ея прошлое, чутьчуть приподнялся, когда она узнала кто ея мать, тайна ея происхожденія сдѣлалась для нея, какъ будто, еще загадочнѣе и непроницаемѣе.

Заснула Мареинька только подъ утро, измученная, въ слезахъ, съ тяжелымъ сознаніемъ еще большаго одиночества и безпомощности чъмъ прежде, когда она ничего еще не знала.

#### X.

Өедосья Ивановна отнеслась къ открытію, сдёланному Мароннькой, совсёмъ не такъ какъ можно было ожидать.

Предчувствовала ли она неизбъжность этого событія, или смирялась передъ свершившимся фактомъ, такъ или иначе, но когда барышня объявила ей, что желаетъ ъхать въ Гнъздо, чтобъ поклониться могилъ матери, она не выразила ни гнъва, ни испуга, только глухо и, какъ бы про себя, прошептала:— «допыталась-таки!» А затъмъ, мелькомъ глянувъ на нее пытливымъ взглядомъ, отвела глаза въ сторону и отрывисто спросила:

— Когда хочешь тать? Если скоро, то сегодня надо предупредить, въдь зима, поди чай снъгомъ тамъ все занесло, не проберешься.

И прибавила къ этому:

- Одну я тебя не пущу, со мной поъдешь.
- Чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, я и такъ долго медлила,—сказала Мареинька.
- Не моя въ томъ вина, сударыня, на то была воля покойницы, благодътельницы нашей Мареы Григорьевны, —возразила Оедосья Ивановна, какъ всегда торжественно возвышая голосъ, когда ей приходилось напоминать про довъріе, которымъ она была облечена покойной барыней. —На смертномъ одръ наказывала она намъ блюсти тебя въ чистотъ и невинности.
- Почему бабушка не хотъла, чтобъ я про нее знала?—вскричала Мареинька.—Почему мнъ никто не говорилъ про нее?
  - Потому что она потеряла себя, —сдержанно отвъчала старуха.
- Какъ она себя потеряла? съ замирающимъ сердцемъ продолжала допрашиватъ Мароинька.

- Ну, сударыня, не мит тебт это разсказывать, да и не пристало дочери охульныя ртчи про мать свою слушать. Поживешь на свтт и узнаешь какъ дтвушки сами себя губять, когда уважение къ старшимъ, да стыдъ потеряютъ.
- Ее соблазнили и бросили? Она, върно, любила, а ее обманули, да? настаивала Мареинька.
  - Въстимо что такъ.
- Кто сдълалъ ее несчастной?—продолжала она, блъднъя и дрожа отъ волненія.
  - Про него ты лучше и не вспоминай.
  - И помодчавъ немного, старуха прибавила:
  - -- Про него тебъ и вовсе не подобаеть знать.
  - Это... это мой отецъ? вымолвила съ усиліемъ Мареинька.
  - А то кто же? угрюмо отръзала Өедосья Ивановна.

Наступило тяжелое молчаніе. Старуха сидѣла насупившись, съ лицомъ до того искаженнымъ отъ волненія, что оно казалось злобнымъ, а Мареинька, постоявъ передъ нею съ минуту въ нерѣшительности, отошла къ окну въ противоположномъ концѣ комнаты и, припавъ пылающимъ лбомъ къ замерзшему стеклу, покрытому причудливымъ снѣжнымъ узоромъ, погрузилась въ думы.

Это происходило въ длинной горницѣ съ низкимъ потолкомъ, почти пустой, въ которой Өедосья Ивановна имѣла обыкновеніе толковать съ народомъ, являвшимся къ ней за приказаніями по хозяйству.

Заговорила она первая.

- Молиться за нее надо, воть что. Намаялась она на своемъ въку слишкомъ достаточно. Слава Богу, что Господь рано ее прибралъ,—проговорила съ глубокимъ вздохомъ старуха.
- И какъ все это могло случиться? Какъ? простонала Мароинька.
- Дъло житейское. Не она первая, не она и послъдняя. Господь попускаеть, а врагъ-то силенъ.

Мареинька отошла отъ окна.

- Скажи мнъ по крайней мъръ, живъ ли онъ? умоляюще проговорила она, невольно понижая голосъ и краснъя при послъднемъ словъ.
- Не могу я этого тебѣ сказать, сударыня, разрѣшенія на то не получила. Вотъ пріѣдетъ молодой баринъ, прочтетъ волю по-койницы, тогда можетъ и узнаешь.

Мароинька вспыхнула.

- Да онъ, можетъ быть, никогда не пріъдеть! —вскричала она Нестерпима становилась ей зависимость отъ человъка, котораго всъ здъсь, кромъ нея, называли бариномъ.
  - А Господь его знаеть! На то его господская воля, когда за-

хочеть, тогда и прівдеть,—съ обычной безстрастной сдержанностью возразила старуха.

— Миъ онъ не господинъ, — съ достоинствомъ, выпрямляясь, объявила Мареинька.

Өедосья Ивановна посмотръла на нее, хотъла было что-то сказать, но только вздохнула и промолчала.

Дня черезъ четыре онъ повхали въ Гнъздо.

Всю дорогу Өедосья Ивановна, угрюмо насупившись, молчала, изръдка взглядывая мелькомъ на свою спутницу. И Мареинька, блуждая разсъяннымъ взглядомъ по снъжной пустынъ, среди которой мчала ихъ въ открытыхъ широкихъ саняхъ тройка, тоже не говорила ни слова.

Губы ея были судорожно сжаты—чтобъ подавить рыданія, тъснившія ей грудь, можетъ быть? Или чтобъ сдержать вопросы, рвущіеся изъ ея наболъвшаго сердца?

Бхали съ часъ времени. Пронеслись мимо села; обогнули господскую усадьбу, чернъвшую на свътломъ фонъ блъднаго неба и бълаго снъга.

— Вонъ тамъ! Въ томъ флигелькъ, что въ садъ окнами выходить. Отсюда одна только труба видна,—отвъчала Өедосья Ивановна на нъмой вопросъ, выразившійся въ глазахъ барышни, когда она увидъла то мъсто, гдъ томилась и умерла ея мать.

Старуха вытягивала руку по направленію къ чему-то безформенному, занесенному снъгомъ и, со всъхъ сторонъ, заслоненному высокими деревьями.

— Тогда деревца-то были помоложе, промежъ ихъ прогалинки были. Какъ бывало, вечеромъ подътажаешь, огонь въ окошкахъ издали видно,—прибавила она, поддаваясь невольно наплыву воспоминаній.

Повернули къ церкви, небольшой, деревянной, выкрашенной въ вылинявшую отъ времени розовую краску, съ нъкогда зеленой крышей; остановились у ограды и вышли.

Приказавъ кучеру отътхать и, не отлучаясь отъ лошадей ни на минуту, ожидать ихъ возвращенія, Өедосья Ивановна зашагала по узкой тропинкъ, прорытой между сугробами, къ маленькому бугорку съ каменнымъ крестомъ.

Мареинька слъдовала за нею. Тропинка была такъ узка, что двоимъ идти рядомъ по ней было невозможно.

Кругомъ было пусто и совсѣмъ тихо. Другихъ могилъ, кромѣ этой, за деревьями, склонившими надъ ними опушенныя снѣгомъ вѣтви, не было видно. Всѣхъ ближе къ церкви была та, къ которой онѣ шли. Крестъ на ней былъ наполовину занесенъ снѣгомъ.

Өедосья Ивановна остановилась въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насыпи и, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, сдѣлала земной поклонъ, а Мареинька пошла дальше.

Утопая въ снъту выше щиколодки, она поднялась на бугоръ расчистила полой своей шубки снътъ съ того мъста, гдъ была надпись на крестъ и не безъ труда прочитала ее: Софъя. 1782—1800.

Дальше былъ выръзанъ текстъ изъ священнаго писанія, въ которомъ говорилось о милосердіи Божіемъ, о загробной жизни, но текстъ этотъ Мареинька дочитать не могла — натянутые съ утра нервы подались и глаза ея затуманились слезами.

Но слезы эти не были похожи на тѣ, что она проливала вчера и третьяго дня. Видъ одинокой могилы, у старой церкви, среди мертвой тишины оцѣпенѣвшей природы, произвелъ на нее странное впечатлѣніе. Точно невидимое окно распахнулось внезапно передъ ея духовными очами на безбрежное море жизни, со всѣми его омутами и ужасами. И представшая передъ нею, во всей наготѣ, жестокая дѣйствительность была такъ далека отъ искуственной атмосферы, созданной ея фантазіей съ помощью книгъ маркиза, что въ первую минуту она не ощутила ни жгучаго отчаянья, ни страстнаго негодованія, а одно только глубокое изумленіе и жалость.

Вдругъ какъ-то, все въ ней стихло и смирилось.

Медленно сошла она съ насыпи, поклонилась въ землю, мысленно посылая поцёлуй той, чьи кости покоились подъ этой землей, и молча послёдовала за своей спутницей къ выходу.

— Да, сударыня, страдалица она была,—проговорила Өедосья Ивановна, когда онъ выъхали за околицу и снова развернулась передъ ними снъжная пустыня.

— А воть весна наступить и мы съ тобой по ней панихидку отслужимъ, — продолжала, немного погодя, прерванную рѣчь Өедосья Ивановна, обезпокоенная упорнымъ молчаніемъ своей спутницы. — Ду́шенькъ ея отрадно будетъ видъть, что дочка родимая на ея могилкъ молится.

#### XI.

Жизнь въ Воротыновской усадьбъ потекла обычнымъ порядкомъ. Миреинька, какъ и прежде, проводила большую часть дня въ своихъ комнатахъ на верху, пъла, играла на клавесинъ, вышивала шелками по атласу и бархату, читала свои книги.

Внизъ она сходила только къ объду и, оставаясь наединъ съ Өедосьей. Ивановной, о матери своей не заговаривала.

Но думала она о ней постоянно и мало-по-малу въ воображеніи ея создался образъ, который являлся ей всегда въ одномъ и томъ же видъ—высокой, блъдной красавицы, съ стройнымъ, гибкимъ станомъ, большими темными глазами, добрыми и задумчивыми, и съ длинными, золотистыми волосами.

Создавая образъ этотъ, Мареинька и не подозръвала, что создаетъ свое собственное изображеніе, и такъ полюбила его, такъ сжилась съ нимъ, что еслибъ кто-нибудь сталъ ей доказывать, что она ошибается, что мать ея никогда не была такой, какой она ее себъ представляетъ, Мареинька пришла бы въ отчаянье.

Но разубъждать ее здъсь было некому. Знали тайну ея только Өедосья Ивановна да Малашка, и если первая радовалась, что барышня не пристаетъ къ ней больше съ вопросами, на которые отвъчать невозможно, то вторая, кръпко робъвшая за послъдствія своей болтовни, и подавно молчала.

Само собою разумъется, что не взирая на запрещеніе Оедосьи Ивановны, Мареинька и объ отцъ своемъ часто задумывадась.

Его она тоже воображала молодымъ, красивымъ и блестящимъ. Онъ непремънно долженъ былъ быть такимъ, а иначе ея мать не полюбила бы его.

Опять принялась она за свои книги и нашла въ нихъ столько новаго, точно читала ихъ въ первый разъ, а не въ десятый.

Оказывалось, что она просмотрѣла все, что въ нихъ было самаго интереснаго.

Просмотръла потому, что не понимала жизни тогда; теперь же, когда она узнала кое-что изъ жизни, ей и въ книгахъ много стало ясно, чего она прежде не понимала.

Нашла она въ нихъ разсказы про дъвушекъ, красивыхъ и добродътельныхъ, «потерявшихъ себя» изъ любви къ обаятельнымъ злодъямъ, которые самымъ низкимъ образомъ пользовались ихъ невинностью и душевной чистотой, злоупотребляли ихъ довъріемъ и губили, точь-въ-точь, какъ случилось съ ея матерью.

Говорилось въ этихъ книгахъ и про незаконныхъ дътей, такихъ же какъ она.

Но о чемъ всего чаще и пространнъе упоминалось, это о любовныхъ признаніяхъ, о поцълуяхъ, а также о многомъ другомъ, что оставалось для Мареиньки темно и непонятно, и задумываться о чемъ ей было стыдно и противно. Но все же именно эти книги интересовали ее теперь несравненно больше тъхъ, гдъ описывались томленіе прекрасныхъ узницъ, освобождаемыхъ храбрыми рыцарями и тому подобныя выдумки, приводившія ее раньше восхищеніе.

А туть наступила весна. И вмъстъ съ природой стала оживать къ новой жизни и измученная душа Мареиньки.

Когда Өедосья Ивановна повезла ее служить панихиду въ Гнъздо, тамъ все цвъло и благоухало. Деревья, окружавшія флигель, въ которомъ жила и умерла изгнанница, были покрыты нъжными, смолистыми, блъдно - зелеными листочками. На могилъ цвъли фіалки и павилика обвилась вокругъ креста.

Въ вътвяхъ пъли птицы, въ травъ стрекотали кузнечики, порхали бабочки. Солнце ярко свътило и оживленный гулъ народа, разсыпавшагося по выходъ изъ церкви—день былъ праздничный по широкой улицъ и въ вишневыхъ садикахъ за хижинами, доносился сюда.

За панихидой, которую служиль молодой священникъ (того, что зналъ покойницу и хоронилъ ее, уже не было въ живыхъ), Мареинька немножко поплакала, но слезы эти не смутили ясности ея душевнаго настроенія. То, что она передумала и перестрадала за эту зиму, уходило все дальше и дальше въ прошлое—ей жить хотълось.

### XII.

Въ половинъ мая, теплымъ яснымъ вечеромъ, Мареинька возвращалась одна изъ лъса.

Вышла она за ландышами, когда солнце было еще высоко и, сама того не замъчая, забрела такъ далеко, что когда любимыхъ цвътовъ было нарвано столько, что пучокъ двумя руками не обхватывался, подъ зелеными сводами стало замътно темнъть.

Мареинка подумала, что дома ее хватятся, накинутся съ выговорами на Малашку за то, что отпустила барышню одну и, придерживая лъвой рукой шелковый передникъ съ душистой своей ношей, а правой отстраняя вътви, тянувшіяся къ ея лицу и цъплявшіяся за ея платье, она поспъшила выбраться въ поле.

Туть было еще свътло. Солнце закатилось за лъсъ, но лучи его золотили еще полнеба, синяго, яснаго, со скользившими по немъ розовыми облачками, и горъли краснымъ заревомъ пожара промежъ стройныхъ стволовъ столътнихъ деревьевъ.

Это быль мачтовый, заповъдный лъсъ. Въковые дубы, ясени, клены, насаженные еще отцомъ мужа Мареы Григорьевны, съ обнаженными отъ времени стволами, раскидывали шатромъ свои суковатыя вътви, покрытыя темной листвой.

«ИСТОР. ВЪСТИ.», АПРВИЬ, 1891 Г., Т. XLIV.

Лъсъ этотъ былъ близокъ и милъ Мареинькъ, какъ родное существо. Она знала въ немъ всъ тропиночки, всъ уголки и закоулки. Заплутаться въ немъ она не могла и бояться въ немъ ей было нечего. Ни дикихъ звърей, ни злыхъ людей, въ этой части лъса нельзя было встрътить.

Но въ старину, говорятъ, и здъсь водились медвъди, волки, лисицы. А сто лътъ тому назадъ, когда господская усадьба въ Воротыновкъ состояла изъ одноэтажнаго деревяннаго дома, обнесеннаго высокимъ тыномъ, окопаннымъ глубокимъ рвомъ вокругъ, тутъ долго гнъздилась шайка, гремъвшаго по всему околотку своими неистовствами, разбойника.

Воротыновскіе старожилы наслышались отъ своихъ дѣдовъ такихъ страстей про эту шайку, что внуки ихъ и правнуки, проходя мимо того мѣста, гдѣ, по преданію, была пещера злодѣевъ, крестились и, боязливо озираясь по сторонамъ, ускоряли шаги.

Но Мареинька съ Малашкой возлюбили это мѣсто. Тутъ трава казалась имъ мягче и изумруднѣе, и цвѣтковъ какъ будто больше было, пропасть піоновъ, тюльпановъ, гвоздики, душистаго горошка. Если тутъ и жили когда-нибудь разбойники, то отъ нихъ и отъ ихъ жилища слѣдъ простылъ. Пещеру ихъ засыпали и мѣсто то такъ густо заросло лѣсомъ, что невозможно было узнать гдѣ именно оно находится.

Впрочемъ, лѣтъ десять тому назадъ, опять заговорили про эту пещеру, и вотъ по какому поводу: паренекъ одинъ, выкапывая близь этого мѣста молодой дубокъ, наткнулся на кладъ. Чугунный котелокъ, который онъ выкопалъ изъ земли, былъ полонъ золотыми, серебряными и мѣдными крестами и монетами, чарочками, ковшами, бусами, запястьями, серьгами съ самоцвѣтными камнями. Все это было прикрыто полуистлѣвшей тряпицей, со слѣдами крови,—человѣческой, разумѣется. По крайнъй мѣрѣ никто въ этомъ здѣсь не сомнѣвался, а также и Мареа Григорьевна.

Весь кладъ, безъ остатка, пожертвовала она на церковь, только нъсколько монетъ, да и то изъ менъе цънныхъ, послала сенатору Ратморцеву, для его коллекціи древностей.

Лъсъ этотъ кончался у глубокаго оврага съ быстрой ръчкой, а за оврагомъ тянулись другіе лъса, тоже принадлежавшіе къ Воротыновскимъ владъніямъ.

Hy, въ эти ходить безъ оружія и безъ провожатыхъ было не безопасно.

По губерніи держался слухъ, будто между мужиками окрестныхъ селъ и деревень были такіе, которые не только знали о существованіи неблагонадежнаго люда, скрывавшагося въ этихъ дебряхъ, но даже дружили съ нимъ.

Знала объ этомъ и Мареа Григорьевна. Но у нея была своя политика; она была убъждена, что эти ея людишки, якшавшіеся

съ головоръзами въ лъсу, служать ей самой что ни на есть надежной охраной отъ этихъ самыхъ головоръзовъ.

 Ужъ свою-то барыню не дадуть ни поджечь, ни ограбить, говаривала она иногда своимъ близкимъ въ минуту откровенности.

И точно, во все время, болъе чъмъ пятидесятилътняго, пребыванія Мареы Григорьевны въ Воротыновкъ, ни разу не было нападенія, не только на барскую усадьбу, но даже и на приписанные къ ней хутора и села, тогда какъ другимъ помъщикамъ той же губерніи не ръдко приходилось прибъгать къ вооруженной силъ, чтобъ оградить себя отъ разбоевъ, бродившей въ то время по всей Руси, отчаянной вольницы.

И первые два года послъ ея смерти здъсь было тихо и спокойно, но послъднее время стали пошаливать.

Зимой, въ крещенскій сочельникъ, нашли убитымъ, въ трехъ верстахъ отъ Гнѣзда, сына старосты, посланнаго въ городъ съ деньгами, а сопровождавшіе его два мужика пропали безъ вѣсти. Примкнули, вѣрно, къ тѣмъ, что товарища ихъ укокошили.

А ранней весной, когда ръчки вскрылись, выплылъ изъ оврага трупъ, съ веревкой на шеъ, неизвъстнаго человъка, по одеждъ оставшейся на немъ на купца похожъ.

Стали появляться и въ Воротыновку сомнительнаго вида неизвъстные люди. И всегда подъ вечеръ. Просились ночевать и все, какъ будто, высматривали да разспрашивали, и такъ и эдакъ: «велика ли дворня въ господской усадьбъ, да близко ли фабричные живутъ, да скоро ли молодой баринъ пріъдетъ, да не пьянствуютъ ли таперича колопы, какъ старая барыня умерла?»

Но до сихъ поръ, какъ хитро не подъвзжали злоумышленники, а Воротыновцы ихъ все-таки перехитряли, и такихъ наиввали имъ турусовъ на колесахъ про несмётную силу народа, охранявшаго господскую усадьбу, да про несокрушимую крепость железныхъ дверей и замковъ у кладовыхъ и подваловъ съ барскимъ добромъ, что непрошенные гости уходили, повеся носъ, и во второй разъ соваться сюда не решались.

Но за то являлись другіе, и все съ тъми же разспросами и подходами.

Обо всемъ этомъ акуратно отписывали молодому барину, а онъ приказывалъ, если къ тому подойдетъ, что самимъ не справиться, къ губернатору отъ его имени обратиться.

Ну, ужъ это послъднее дъло! Напустить въ господскую усадьбу чужихъ людей, солдатъ да приказныхъ, чтобъ хозяйничали тутъ по своему, Боже сохрани!

Ни за что покойница Мареа Григорьевна не ръшилась бы на такую мъру, а ужъ жившая по ея завъту челядь и подавно.

Даже Мареинька, и та засмъялась, когда Оедосья Ивановна, какъ-то разъ шутки ради, сказала ей: — А что, сударыня, не послать ли въ городъ за драгунами, чтобъ твою милость отъ разбойниковъ охранять?

Не даромъ росла Мареинька подъ вліяніемъ бабушки Мареы Григорьевны и въ самомъ близкомъ, самомъ тъсномъ общеніи съ старымъ лъсомъ.

Однако, въ тотъ вечеръ ей не хотълось, чтобъ ночь застала ее въ полъ.

До горы, заросшей паркомъ, на вершинъ которой стоялъ барскій домъ со службами, оставалось ходьбы минуть двадцать, а какъ только послъдній лучъ солнца скроется за лъсъ, наступить и ночь.

Навърное Малашка рыщеть по окрестности, розыскивая барышню. Мареинькъ и въ лъсу казалось, будто ее окликаетъ кто-то, и она отвътила звонкимъ «ау» на этотъ окликъ, но никто не показывался, и она подумала, что ослышалась. Мало ли какіе иногда звуки слышатся въ лъсу!

За полянкой начинался плетень фруктоваго сада, примыкавшаго къ широкому двору съ колодцемъ посреди, у той стороны дома, что обращена была къ съверу. Туть была и та потайная дверь, которую Мареинька называла своею дверью и которая по винтовой лъстницъ вела въ ея комнату.

Переднимъ фасадомъ, съ двумя круглыми выступами въ видъ башенъ съ объихъ сторонъ (выступы эти такъ и назывались башнями, восточной и западной), домъ былъ обращенъ на полдень.

Воздухъ свъжълъ. Вътерокъ игралъ лентами Мареинькиной круглой, съ широкими полями, соломенной шляпы, à la bergére, какъ ихъ тогда называли. Сдвинутая на затылокъ, она точно золотымъ ореоломъ окаймляла ея свъженькое личико.

Развъвались также по вътру и концы розоваго пояса, перехватывавшаго выше тальи ея бълое, изъ тонкаго полотна платье, такое узкое и короткое, что наименование fourreau (чехолъ) какъ нельзя лучше подходило къ этому фасону.

Мареинька шла торопливо, посматривая по сторонамъ, на знакомый ландшафтъ, на бълъвшія на горъ причудливыя очертанія барскаго дома съ флигелями и надворными строеніями, на засъянныя поля и, утопавшія въ зелени садиковъ, крестьянскія хатки, и вдыхая полною грудью чудный душистый воздухъ. А между тъмъ сумерки сгущались, постепенно заволакивая тънями окрестность. На небъ зажглись звъзды; загорълись огоньки туть и тамъ и въ деревнъ.

Мареинька перестала смотрёть по сторонамъ и ускорила шагъ. Изгородь была отъ нея близко; она ужъ различала калитку въ плетнъ. Зайти только за эту калитку и она дома.

Но вдругъ, она подняла глаза и, какъ вкопанная, остановилась на мъстъ: въ окнахъ бель-этажа свътился огонь. И не въ одномъ окнъ, а во всъхъ. Въ первую минуту она приняла это явленіе за галлюцинацію и, перекрестившись, зажмурилась. Но когда она открыла глаза, огней было, какъ будто, еще больше и горъли они ярче прежняго.

А мимо оконъ, изъ которыхъ нъкоторыя были открыты, двигались тъни.

Со дня смерти Мареы Григорьевны эта часть дома не освъщалась.

Мареинькина комната выходила на противуположную сторону и горёль ли въ ней тоже огонь, какъ въ другихъ, она не могла видёть съ того мёста, гдё стояла, но съ стороны двора и нижній этажъ быль тоже освёщенъ, хотя и не такъ ярко, какъ верхній. Ей показалось будто и на самомъ верху прохаживаются съ свёчами.

Не успъла она придти въ себя отъ такой неожиданности, какъ откуда-то сзади подкралась Малашка.

— Барышня! Вотъ вы гдѣ! А мы-то васъ ищемъ! Ужъ я бѣгала, бѣгала! И къ рѣчкѣ-то, и къ оврагу, и у пчельника была, и на мельницѣ,—говорила она, прерывающимся отъ волненія и поспѣшности, голосомъ.—Идите скорѣе, вѣдь у насъ что случилось-то!.. Молодой баринъ пріѣхалъ!

Мароинька попятилась назадъ.

- Александръ Василичъ?—глухо переспросила она.
- Ну да, онъ самый. Красавецъ какой! Никто его здёсь и не узналъ, одна только тетенька... Въ коляскъ такой дорожной, дармезной звать, а за нимъ три колымаги съ гостями. Люди, тъ на телъгахъ, не то три, не то четыре телъги-то...
  - Когда же онъ прівхаль?
- Да воть, какъ только-что вы ушли, еще совсъмь свътло было. Сейчасъ приказали отпереть верхъ и расположились тамъ. Себъ спальню велъли въ западной башнъ устроить, рядомъ съ боскетной, а гостей—кого въ диванной, кого въ круглой гостиной. У гостей-то, у каждаго по два лакея. Александръ Василичъ сами прошлись по всему дому и показывали кого куда положить... Ахъ, барышня! Золотая! Ужъ какъ хорошъ нашъ молодой баринъ! Такъ хорошъ, всъ глаза на него проглядишь, ей Богу!

Она взвизгивала и задыхалась отъ восхищенія.

А Мареиньку, по мъръ того какъ она слушала, начинало разбирать и раздражение, и любопытство, и страхъ какой-то безотчетный, и радость, и досада на себя за эту радость.

— Полно дурачиться, говори толкомъ,—сердито прервала она изліянія своей камеристки.

Но Малашка не унималась.

— Усики у нихъ черные, черные! А бакенбарды-то ровненькіе, точно не настоящіе, и изъ чего-нибудь сдѣланные, право!..

- Почему не предупредиль онь о своемь прітадтя? И ктожь это еще съ нимъ пріталь?—отрывисто спросила Мареинька.
- А ужъ этого не могу знать. Съ тетенькой они только поздоровкались, дали ей ручку свою поцёловать, а также Самсонычу, а Митинька ихъ въ плечико... Ахъ, барышня, золотая, какой онъ красавецъ!
  - Да кто эти-то, что съ нимъ-то прівхали?
- Съ нимъ-то кто прібхалъ? Тоже господа. Два офицера... эти, сказываютъ, недолго проживутъ, и къ себъ въ имъніе, далеко куда-то, уъдутъ...
  - A еще кто?
- А еще какой-то большой такой, черноватый да страшный, усищи длинные, а глаза рачьи. Тоже, поди чай, баринъ, корошо такъ одътъ, казакинъ у него серебромъ шитый, а только все не такъ прекрасно, какъ у нашего барина, куда! Куртка на нихъ такая, въ родъ какъ казакинъ коротенькій и весь шнурками золотыми выложенъ, съ кисточками... Ахъ, барышня, какъ это вы съ нимъ разговаривать будете! Онъ, этта, васъ за ручку возьметъ и...
- Перестань, пожалуйста!—съ раздраженіемъ прикрикнула на нее барышня,—и, растворивъ калитку, стала подниматься по тропинкъ, извивавшейся по горъ, между фруктовыми деревьями въ цвъту.

Малашка нъкоторое время слъдовала за нею молча, но затъмъ ей не въ моготу стало дольше сдерживаться и она снова принялась болтать.

- Ахъ, да, я и забыла вамъ сказать, они про васъ спрашивали.
   У Мареиньки такъ забилось сердце, что она принуждена была остановиться.
  - Про меня? Чтожъ онъ про меня спрашивалъ?

Подъ деревьями было совсѣмъ темно и Малашка не могла видѣть какъ барышня вспыхнула, но по голосу ей показалось, что Мареинька оробѣла и она поспѣшила ее успокоить.

- Да ничего особеннаго, а воть кажъ стали обходить верхъ, да дошли до восточной башни, тетенька и сказала имъ, что вы изволите туть жить. Ну, они и спросили: «какая такая барышня?» Запамятывали, значить, про васъ, а какъ только тетенька васъ назвала по имени,сейчасъ вспомнили,—«а, Мареинька! Знаю, знаю». А потомъ, сказали что-то по-французски тому барину, что рядомъ съ ними шелъ, а этотъ ему что-то отвътилъ и засмъялись оба, а потомъ...
- Тише, что ты кричишь, мы теперь не однъ здъсь,—прервала ее съ сердцемъ Мареинька.
- Да что вы, барышня, кто же насъ здъсь подслушать можеть,—начала было оправдываться Малашка, но на нее прикрикнули еще строже.

— Молчи, говорять тебъ!

Озадаченная такою суровостью, Малашка смолкла и остальной путь свершился молча.

- Я сейчасъ раздънусь, объявила Мареинька, когда онъ вошли въ комнату, служившую ей спальней, и Малашка засвътила у лампадки, теплившейся передъ образами, восковую свъчу въ серебряномъ подсвъчникъ.
- Скажи тамъ, если про меня спросять, что я устала и легла спать.

Отдавая это приказаніе, Мареинька отвертывала свое пылающее лицо отъ свъчки, чтобъ скрыть волненіе.

Искоса и пытливо на нее поглядывая, Малашка ее раздъла, подала ей широкій батистовый пудермантель, отдъланный вышивками и кружевами, переобула ее ножки въ бархатныя туфли, шитыя золотомъ, и убрала ей волосы на ночь.

- Теперь ты върно туда пойдешь? спросила съ усмъшкой барышня, указывая на дверь, что вела внизъ.
- Если милость ваша будеть меня отпустить, проговорила смиренно Малашка. Очинно тамъ любопытно. Тъ люди, что съ молодымъ бариномъ пріъхали...

Но барышня ужъ перестала улыбаться.

— Ступай, я тебя не держу. И, пожалуйста, никакихъ росказней мнъ оттуда не приносить, терпъть этого не могу, — объявила она, строго возвышая голосъ.

Поправивъ фитиль у лампадки, чтобъ ярче горъла, Малашка вышла, а Мароинька осталась одна.

Но въ постель она не ложилась, задула свъчку, подошла къ низкому креслу у раствореннаго окна, усълась въ него и стала думать.

#### ХПІ.

Почти каждый вечеръ сидъла она такъ у окна и смотръла безцъльно вдаль. Въ лунныя ночи, любуясь тонувшимъ въ сребристой мглъ, ландшафтомъ, въ темныя, какъ сегодня, всматриваясь въ таинственныя тъни, часто до тъхъ поръ, пока онъ не начинали блъднъть отъ утренней зари.

И всегда было здёсь такъ тихо, что малъйшій шорохъ въ вътвяхъ и травъ явственно доносился до слуха.

Вчера еще Мареинька до полуночи слушала соловья, расиввавшаго въ куртинъ розъ, подъ ея окномъ.

Но сегодня соловей не пълъ. Да еслибъ даже онъ и запълъ, то его не было бы слышно; въ воздухъ носились другіе звуки. Движеніе и шумъ въ домъ ни на минуту не прекращались. Слышался звонъ шпоръ, посуды и серебра. По всъмъ направленіямъ

раздавались торопливые шаги, веселые, оживленные возгласы, громкій, непринужденный смѣхъ и говоръ.

Молодой баринъ садился съ своими гостями за ужинъ.

Столовая находилась черезъ комнату отъ помъщенія Мареиньки и ей все было слышно. Словъ разобрать нельзя было, но голоса она, мало-по-малу, стала различать одинъ отъ другого. Ей показалось, что одинъ изъ этихъ голосовъ ей знакомъ и образъ красиваго юноши въ пудръ и бархатномъ кафтанъ, котораго въ дътствъ она звала братцемъ, неотвязно носился въ ея воображеніи.

Больше часу продолжался ужинъ, а затъмъ господа встали изъ-за стола и куда-то ушли.

Минутъ десять еще послѣ нихъ возилась прислуга съ уборкой посуды, а потомъ еще довольно долго слышался шумъ шаговъ и хлопанье дверей, и все стихло.

Погасли одинъ за другимъ и огни во всемъ домъ, а Мареинька не трогалась съ мъста.

Спать ей не хотёлось, она была слишкомъ взволнована. Завтра рёшится ея судьба. Завтра она узнаетъ, что она такое: барышня или холопка, богатая невъста или бъдная дъвушка, которой ничего лучшаго не предстоитъ, какъ идти въ гувернатки или въ компаньонки, въ родъ Варвары Петровны.

И гдѣ придется ей жить? съ кѣмъ? у кого? Далеко ли отсюда или близко? И какъ обойдется съ нею полновластный хозяинъ Воротыновки. Какъ съ родственницей, равной себѣ, или какъ съ незаконной дочерью потерявшей себя дѣвушки, отъ которой всѣ отвернулись, какъ отъ личности, опозорившей дурнымъ поведеніемъ семью? Вѣдь ужъ ему-то, разумѣется, давно извѣстна исторія несчастной отшельницы въ Гнѣздѣ. Какъ отнесся онъ къ этой исторіи? Пожалѣлъ ли несчастную? Негодовалъ ли на жестокосерднаго погубившаго ее? Вспомнилъ ли при этомъ про Мароиньку и въ состояніи ли онъ понять какъ ей жутко, холодно и тоскливо одной на свѣтѣ?

Все это она узнаеть завтра.

Она, можеть быть, послъднюю ночь проводить въ этомъ домъ, который такъ долго, до самой смерти бабушки, считала своимъ?

Мареинька обвела задумчивымъ взглядомъ комнату, съ высокимъ, росписнымъ потолкомъ и стънами, разрисованными по полотну птицами и цвътами, такими пестрыми и огромными, какихъ на свътъ не бываетъ, останавливаясь подолгу на каждомъ предметъ. Она переходила отъ своей бълой какъ снъгъ дъвичьей постели, наполовину задернутой темно-краснымъ штофнымъ пологомъ, къ высокой печкъ изъ пестрыхъ изразцовъ; отъ нея къ шкафу съ любимыми книгами. Мягкій свътъ, теплившейся передъ образами лампадки, освъщалъ не одни только темные лики святыхъ въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, онъ расплывадся и по ковру съ

пестрымъ узоромъ и достигалъ до фарфоровой вазы на кругломъ столъ съ мраморной доской среди комнаты.

Мареинька очень любила эту вазу, на ней былъ такой прелестный рисунокъ, пастушки и пастушки, амуры.

Съ самаго начала весны и до поздней осени въ ней были цвъты.

Воть и сегодня, какъ не торопилась Малашка бъжать внизъ, она все-таки не забыла выкинуть завялый букетъ сирени, перемънить воду и опустить въ нее ландыши, нарванные Мароинькой въ лъсу.

Мареинька, можеть быть, въ послъдній разълюбуется этой вазой, сидить въ этой комнатъ такъ уютно и любовно разукрашенной, въ которую она собрала все, что ей было особенно мило въ большомъ, полномъ дорогихъ и изящныхъ вещей, домъ.

Она, можеть быть, въ последній разъ смотрить изъ этого окна на знакомый до мельчайшихъ подробностей ландшафть.

И точно для того, чтобъ дать ей лучше любоваться имъ, луна на ущербъ засеребрилась въ листвъ тополей.

Такъ прошла вся ночь.

Черная мгла постепенно становилась прозрачное, въ ней все ясное и ясное выступали предметы. Среди спокойствія и безмятежной тишины природы занималась заря.

Мареинька спрашивала себя: не во снъ ли ей пригрезилось, то, что происходило здъсь нъсколько часовъ тому назадъ? Шумъ, говоръ, смъхъ незнакомыхъ людей, неожиданно овладъвшихъ домомъ, и ощущение неловкости и смущения, которое она испытывала отъ присутствия этихъ людей подъ одной съ нею кровлей?

Теперь она ничего подобнаго не ощущала.

То, чего она съ сердечнымъ трепетомъ такъ долго ждала, готово свершиться наконецъ; сегодня ей будетъ извъстно, кто ея отецъ и что такое она сама.

Но теперь сердце не сжималось отъ жуткаго страха передъ этими роковыми вопросами, она шла имъ навстръчу спокойно, въ блаженномъ упованіи на то, что все будетъ хорошо.

Бабушка ее любила и съумъла устроить ея судьбу. Въ этомъ никто здъсь не сомнъвался. Развъ стали бы ее такъ беречь и лелъять, еслибъ было иначе?

Говорять, будто Александръ Васильевичь гордъ и будто нравъ у него жестокій, но мало ли что говорять!

Она помнить, какъ онъ ласкалъ ее, играль съ нею и училь ее декламировать французскіе стихи. Неужели онъ такъ измѣнился съ тѣхъ поръ, что отъ прежняго ничего въ немъ и не осталось?—быть не можетъ.

Маркизъ, вообще не любившій вспоминать про своего воспитанника, выражался про него такъ: il est cruel et fantasque. Но въ эту минуту Мареинька не могла останавливаться на этихъ мысляхъ, онъ только проносились въ ея мозгу, какъ проносятся легкія облака, гонимыя вътромъ по лътнему, синему небу.

Малашка говорить, что онъ красавець. Да, онъ долженъ быть хорошъ собой. У него и тогда, когда онъ быль еще юношей, были такіе чудные, черные глаза и алыя, какъ малина, губы.

Она вспомнила, какъ онъ ее цъловалъ и, краснъя, закрыла глаза.

Когда она ихъ открыла было уже совсёмъ свётло. Востокъ пылалъ золотомъ и пурпуромъ восходящаго солнца; съ клумбъ подъ окномъ еще сильне потянуло запахомъ резеды и левкоевъ, въ воздухѣ, вмѣстѣ съ благоуханіемъ, разливалась утренняя свѣжесть.

А, можеть быть, по тёлу Мареиньки пробъжала легкая дрожь, потому что она всю ночь просидёла въ батистовомъ пудермантилъ у открытаго окна?

Лъниво потягиваясь, она поднялась съ мъста и, отбрасывая назадъ длинныя пряди золотистыхъ волосъ, выбившихся изъ-подъ гребенки на ея плечи и грудь, машинально взглянула на окна западной башни.

Одно изъ нихъ, именно то, что находилось противъ ея окна, было отперто настежь, на немъ сидълъ молодой человъкъ въ голубомъ, шелковомъ халатъ и, покручивая усъ, съ улыбкой смотрълъ на нее.

Мареинька слегка вскрикнула, дрожащей рукой задернула занавъску, бросилась на постель и спрятала зардъвшееся лицо въ подушки.

Н. Мердеръ (Северинъ).

(Продолжение въ слодующей книжко).





## исторія одного письма.

(Изъ литературныхъ воспоминаній).

ОЛОДОСТЬ я провела среди простыхъ, добрыхъ людей, съ наивными подругами, или въ домахъ семейныхъ, гдъ я учила ребятишекъ, гдъ слово подлость ръдко слышалось, и примънялось развъ къ поступкамъ плохой прислуги; гдъ добродътельные супруги примъромъ и словами внушали правила нравственности своему потомству, и гдъ,

имът дъло съ неиспорченными, милыми дътъми, я прикасалась къ нимъ хорошими сторонами своей натуры, не проявляя и не зная за собой дурныхъ сторонъ.

Зависть, злоба, коварство и всъ семь смертныхъ гръховъ извъстны были мнъ только по книгамъ, которыхъ много я прочла еще до вступленія въ жизнь, въ институть, при чемъ прониклась глубочайшимъ уваженіемъ къ печати, составивъ себъ понятіе о каждомъ писателъ, какъ объ олицетвореніи ума и благородства. Шедрость, великодушіе, самотверженность, лежали, по моему глубокому убъжденію, въ основъ человъческихъ характеровъ, изученныхъ по книгамъ, и съ этимъ міросозерцаніемъ, конечно, прожила бы я до самой смерти, еслибы не приходилось мет время отъ времени стадкиваться съ рекомендательными конторами, эксплуатирующими непрактичность и молодость учительницъ, гибнувшихъ помимо конторъ и отъ другихъ общественныхъ условій. Я не могла равнодушно относиться къ отрицательнымъ сторонамъ жизни, и воть, однажды, почти противъ воли, я принялась писать, охваченная едва совнаваемымъ, но непобъдимымъ чувствомъ долга. И, будучи далека отъ мысли, что мое писаніе можеть быть годно для печати, я рѣшила предложить его какъ матеріалъ какому-нибудь извѣстному литератору. Моей постоянной мечтой было увидѣть хоть одного изъ знаменитыхъ писателей, имена которыхъ я
съ благоговеніемъ произносила, а потому, не откладывая въ долгій ящикъ своего рѣшенія, я повезла свою рукопись изъ Москвы
въ Петербургъ прямо въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ».
Тамъ я поговорила съ Салтыковымъ, и видѣла его сотрудниковъ,
и то, что вслѣдъ за тѣмъ со мной произошло, превосходить самыя грандіозныя мечты самыхъ смѣлыхъ мечтателей моего пошиба. Салтыковъ похвалилъ мое сочиненіе и взялся его напечатать.

Первымъ моимъ побужденіемъ было излить передъ къмъ-нибудь душившую меня радость. Въ Петербургъ были у меня знакомые, съ которыми я очень давно не видълась, и вотъ, не предупредивъ ихъ о своемъ пріъздъ, я полетъла къ нимъ, въ своемъ экстазъ утративъ всякое соображеніе о томъ, что принято и что не принято, что могутъ обо мнъ подумать и сказать. Я ворвалась къ нимъ безъ доклада, перескочила въ залъ черезъ стоявшую поперекъ дороги табуретку у рояля, и бросилась въ гостиной на шею изумленной, испуганной неожиданностью хозяйки.

### — Я сотрудница «Отечественныхъ Записокъ»!

Подобное этому внезапное мое явленіе повторилось и въ другихъ домахъ, неприкосновенныхъ къ литературному міру, и такъ какъ знакомые мои не слёдили за журналистикой, къ тому же и сочиненіе мое только черезъ три мёсяца послё принятія должно было явиться въ печати, то начали меня жалёть, и пошли слухи, что я помёшалась, вообразивъ себя писательницей, да еще сотрудницей лучшаго журнала. А я, вернувшись въ Москву, хотя успокоилась, но продолжала удивлять своихъ знакомыхъ. Одна моя пріятельница по институту была замужемъ за интелигентнымъ челов'єкомъ. И къ ней я пришла разсказать о своемъ сотрудничеств'в въ «Отечественныхъ Запискахъ». Она см'єзлась, принимая мои слова за шутку, и со см'єхомъ разр'єшила мн'є вести на ен адресъ переписку съ редакціей.

Наконецъ, въ мат 1881 года, явилась моя повъсть подъ заглавіемъ: «Передъ разсвътомъ» на первыхъ страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» и я получила отъ Салтыкова воть какое письмо:

«Я прочиталь вашу повъсть три раза (такова моя должность) и съ каждымъ разомъ все съ большимъ и большимъ удовольствіемъ. Я поистинъ горжусь, что такая вещь напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ». Подобной правдивости и свъжести давно въ русской литературъ не бывало, и еслибъ вы были такъ любезны продолжать ваше сотрудничество въ нашемъ журналъ, то это было бы въ высшей степени пріятно... Вновь благодарю васъ за высокое удовольствіе, доставленное вашимъ прелестнымъ трудомъ, и прошу върить моей искренней преданности».

Само собою разумъется, что самый хладнокровный человъкъ, получивъ такое письмо, былъ бы въ восторгъ, а я хладнокровіемъ не отличалась никогда.

Я всёмъ показывала это письмо въ полной увъренности, что доставляю удовольствіе, и что всё какъ нельзя болье довольны моимъ успъхомъ. Знакомыхъ своихъ я любила и была увърена, что они мнъ тъмъ же отвъчають, что они радуются какъ за меня, такъ и за появленіе въ моемъ лицъ новаго таланта въ дорогомъ отечествъ.

По понятіямъ и характеру, я была, не смотря на тридцатилътній возростъ, институтка; а въ томъ, въ высокой степени счастливомъ возбужденіи, уподоблялась ребенку, получившему хорошую отмътку и торопящемуся подълиться радостью съ своими близкими, съ родными. Но родныхъ и близкихъ никого у меня не было.

Все лестное въ письмъ Салтыкова я считала за утонченную форму привъта и поощренія, принятую великимъ сатирикомъ, и только впослъдствіи узнала, что онъ мнѣ сдѣлаль одно изъ рѣдкихъ исключеній, что по свойственной ему крутости онъ говориль по большей части непріятное другимъ и, какъ редакторъ, былъ чрезвычайно строгь въ выборѣ сотрудниковъ даже изъ числа составившихъ себѣ извъстность литераторовъ. Понемногу я узнавала, что главной задачей почти каждаго литератора было стараніе удовлетворить въ своихъ работахъ требованіямъ Салтыкова и хоть одну изъ нихъ помъстить въ «Отечественныхъ Запискахъ», хоть разъ напечатать свое имя въ этомъ журналѣ, что равнялось какъ бы патенту на признаніе таланта. Но вмъсто того, чтобы гордиться, я жалѣла, что поздно начала писать, сомнѣвалась въ себѣ и пугалась новизны положенія. Между тѣмъ, въ слѣдующемъ своемъ письмъ Салтыковъ вотъ что мнъ написаль:

... «Что у васъ есть очень живой талантъ, это не одно мое личное мнѣніе. Тургеневъ, который въ настоящую минуту здѣсь, тоже съ большой похвалой отозвался о вашей повѣсти».

И отъ Тургенева я получила письмо, въ которомъ онъ выразилъ желаніе познакомиться со мною, какъ авторомъ повъсти: «Передъ разсвътомъ».

Нечего и говорить, что я была на седьмомъ небѣ и въ самомъ необычномъ положеніи. Московская интелигенція заинтересовалась мной, хлынуль ко мнѣ притокъ новыхъ знакомствъ изъ литературной среды, которую я считала неизмѣримо выше своей среды.

Меня привътствовали, поздравляли, приглашали, и въ искренности людей, которыхъ и признавала лучше себя во всъхъ отношеніяхъ, мнъ не было причины сомнъваться. Я всъхъ уважала, слушалась, исполняла всъ совъты, и тъмъ подготовляла себъ много горя.

Какъ ни великъ былъ подъемъ моего духа, сообщавшій всему міру, всему человъчеству, свътлую окраску въ моихъ довърчивыхъ глазахъ, не утратившихъ однако наблюдательности, я замъчала, что письмо Салтыкова не на всъхъ производитъ одно и то же впечатлъніе, но всъ почти съ волненіемъ его читаютъ. И волненіе это я приписывала радости отъ появленія новаго таланта на Руси. Не подозръвала я тогда, что многіе изъ моихъ новыхъ знакомыхъ ненавидъли Салтыкова за то, что онъ браковалъ ихъ сочиненія, и не могло мнъ придти тогда въ голову, что моя удача разожгла ихъ ненависть; я думала, что всъ также, какъ я, поклоняются ему.

Равнымъ образомъ не могло быть для меня понятнымъ, что люди, смотръвшіе на меня, какъ на наивную, недалекую въ житейскомъ смыслъ, не кончившую курса институтку, терялись отъ недоумънія передъ фактомъ моего преимущества въ данномъ случав надъ людьми съ университетскимъ образованіемъ, съ большою эрудиціей и литературной опытностью. Профессора, ученые, тщетно пытавшіеся проникнуть въ «Отеч. Записки», принимали за тяжкое оскорбленіе предпочтеніе, оказанное Салтыковымъ, женшинъ-нелоучкъ. Но ни о чемъ этомъ я не имъла ни малъйшаго понятія, и чёмъ глупе поступала, тёмъ сильне чувствовали себя обиженными умные, и тёмъ въ большей степени возростало ихъ недоумъніе. Меня спрашивали: не было ли у Салтыкова какойнибудь особенной причины такого небывалаго снисхожденія ко мить? Не быль ли онь мить близокъ или обязань чтмъ-нибудь? И отказывались върить, что я единственный разъ въ жизни видъла его въ редакціи.

Одна, пришедшая со мной знакомиться, писательница почувствовала себя дурно за чтеніемъ его письма, и спросила стаканъ воды, который едва удержала въ дрожащей рукъ, поднеся его къ своимъ побълъвшимъ губамъ. Объяснивъ усталостью этотъ припадокъ, она призналась, что нисколько мнъ не завидуетъ, напротивъ, очень рада за меня, «хотя готова бы отдать полжизни за счастье попасть въ «Отеч. Записки». Но увы: ея рукописи возвращають ей оттуда непрочитанными». Какъ мить коттолось разделить свое счастье съ этой красивой и умной особой, внушившей мнъ симпатію, и я туть же ръшила написать о ней Салтыкову. Она между тъмъ сообразила, что секретарь редакціи «Отеч. Зап.», покровительствуя мнѣ, вынудиль Салтыкова написать мнъ побольше любезностей, и пошла разсказывать объ этомъ. И, несмотря на то, что и секретаря я всего разъ видъла въ редакціи, ей многіе повърили, потому что надо же было объяснить чъмъ-нибудь такое необыкновенное событіе.

Возникли разнообразныя и самыя нев роятныя предположенія и толки о моей особ, и каждый, судя по себ, приписываль мн свои собственныя побужденія, нам ренія и поступки.

Кто-то почерпнуль, видите ли, изъ достовърнаго источника извъстіе, что Салтыковъ принадлежить къ тайной охранъ, и по обязанности службы долженъ меня поддерживать, какъ одну изъ своихъ агентокъ.

Всв всполошились.

Либеральный профессоръ полицейскаго права въ одинъ прекрасный вечеръ удостоилъ меня своимъ посъщеніемъ, но выраженіе негодующаго собользнованія на его физіономіи и въ тонъ подавило во мнъ всякую способность привътствовать своего гостя. Онъ прочелъ мнъ длинную мораль, но такъ иносказательно и тонко, что я ничего изъ нея не поняла. Я видъла, что онъ подозръваетъ, обвиняетъ, укоряетъ меня въ чемъ-то необъяснимомъ, и качая головой, уходитъ, и я не нашлась сказать ему въ свою защиту ни одного слова. Въ глубокомъ недоумъніи, теряясь въ догадкахъ, чъмъ я могла заслужить неудовольствіе едва знакомаго человъка, я находилась какъ въ туманъ два или три дня. Приходили за это время ко мнъ люди, и говорили что-то, какіе-то полунамеки, ехидныя инсинуаціи съ таинственнымъ значеніемъ, и глядя на меня, презрительно смъялись.

Смутно чувствуя нестерпимую обиду, съ растеряннымъ видомъ, ничего не понимая, кромъ незаслуженной вражды со стороны уважаемыхъ мною людей, я слушала ихъ съ напряженнымъ вниманіемъ, и удивленіе мое переходило въ горе, въ страхъ. Холодный потъ проступалъ у меня на лбу.

— Да скажите, ради Бога, что я сдълала?

Но они, не отвъчая на мой вопросъ, переглядывались между собой съ тонкой улыбкой.

Минутами мнѣ казалось, что я сплю, и вижу непріятный сонъ. Непріятная дѣйствительность, между тѣмъ, изо дня въ день продолжалась, производя путаницу мыслей и ощущеній, разобраться въ которой было тѣмъ труднѣе, что времени не доставало сосредоточиться въ себѣ, потому что ко мнѣ все приходили. Такъ какъ жизнь въ меблированныхъ комнатахъ, съ дверью въ проходной на два открытыхъ подъѣзда коридоръ, не гарантируетъ удобства не сказаться дома, то меня могъ видѣть всякій по своему желанію. Многіе любопытствовали на меня взглянуть, и кстати, по примѣру либеральнаго профессора полицейскаго права, заявить о своей гражданской доблести путемъ нанесенія непріятности одинокой, беззащитной женщинѣ подъ ея гостепріимнымъ кровомъ.

в приходила въ отчаяніе.

— Что я такое сдълала, скажите же мнъ наконецъ! Мнъ сказали.

Я слишкомъ дорожила тогда мнѣніемъ людей, потому что слишкомъ велико было мое къ нимъ уваженіе, и велико было мое смиреніе передъ ними.

Въ состояніи крайней растерянности, я чуть не со слезами просила снять съ меня незаслуженное клеймо, но всъ отъ меня отшатнулись—такое ужъ было тогда настроеніе. То было время паническаго страха за свою свободу. Каждый интелигенть, даже
безъ мальйшаго пятна на совъсти, быль склонень видъть въ каждой малоизвъстной личности предательскія цёли относительно себя,
и не безъ основанія. Въ свою очередь и я съ большимъ опасеніемъ
высказывалась или молчала по нъкоторымъ вопросамъ передъ боявшимися меня новыми знакомыми; натяжка положенія и разговоровъ доходила до смъшного въ обществъ мыслящихъ и, внъ такихъ условій, искреннихъ и смълыхъ людей.

Наконецъ, покойный публицистъ Приклонскій, принятый у А. В. Армфельдъ, жены бывшаго инспектора института, гдѣ я воспитывалась вмѣстѣ съ ея дочерью, Натальей, хорошо знавшей меня съ дѣтства, Приклонскій, разузнавъ обо мнѣ, горячо за меня заступился, и чуть не поколотилъ въ театральномъ ресторанѣ распространявшаго клевету либеральнаго профессора полицейскаго права, который съ тѣхъ поръ изъ преслѣдователя превратился въ моего покровителя, потому-что всѣ сразу вдругъ опомнились, и стали меня увѣрять:

— Никто ни въ чемъ не подозрѣвалъ васъ, это вамъ казалось. Вы очень мнительны.

Съ другой стороны, обращение со мной моихъ старыхъ знакомыхъ совершенно измънилось съ тъхъ поръ, какъ я вступила на литературное поприще, такое чуждое, далекое для большинства. Въ семьяхъ, гдъ меня называли полуименемъ, приравнивая къ старшимъ дочерямъ, начали косо на меня поглядывать:-- «пожалуй вы насъ опишете». Замътно стало до полной очевидности стъсненіе въ моемъ присутствіи, пропала прежняя довърчивость, непринужденность, и въ разговорахъ начало проглядывать желаніе выказаться съ лучшей стороны. Какъ бы неумышленно и вскользь упоминалось при мнъ о своемъ собственномъ безкорыстіи, о своихъ добрыхъ дълахъ и либеральныхъ взглядахъ. Последняя, вновь появившаяся, напускная черта непривычнаго и неумълаго либеральничанья особенно меня смущала въ извъстныхъ мнъ до того времени простыхъ, безхитростныхъ, милыхъ родителяхъ. Дремавшая въ нихъ, до той смутной эпохи, жажда честолюбія вдругъ разгорълась и ясно обнаружилось завътное ихъ поползновение цъной чужого благополучія поправить свои д'ишки; посредствомъ д'вланнаго «сочувствія» вызвать меня на откровенность, воспользоваться неосторожнымъ словомъ о моихъ новыхъ собратахъ, и предъявить куда слёдуеть свою благонамёренность къ размёну на выгодныя мъста и повышенія. Фальшь, и самая грубая, неловкая комедія заслышалась въ словахъ, до того времени правдивыхъ, уважаемыхъ мною людей. И чего прежде не случалось, прекрасныя

своей естественной душевной свёжестью, молодыя барышни начали жеманно говорить мнё шаблонныя тирады о высотё своихъ чувствъ и мыслей:—«вотъ, молъ, какими ты насъ опиши». Просто не выносима стала моя жизнь. Всего же отвратительнёе сложились отношенія ко мнё дамъ зрёлаго возроста. Въ несвойственномъ имъ умничанье, придирчивомъ и скучномъ резонерстве, сказалось чтото до крайности враждебное ко мнё, что приводило меня въ замёшательство. Родственница моя, губернаторша, особа пользовавшанся всёми благами жизни, властью и большимъ почетомъ, стало быть, особа внё всякаго подозрёнія въ завистливыхъ чувствахъ къ кому бы то ни было изъ окружавшихъ ее, и всего менёе ко мнё, ничёмъ не обезпеченной работницё, вдругъ разъ вышла изъ себя по поводу моего безобиднаго замёчанія объ интересовавшемъ меня личномъ моемъ дёлё и воскликнула съ досадой:

— Что вы мнъ колете глаза своимъ литераторствомъ! Я бы гораздо лучше вашего написала, еслибъ захотъла, но не хочу!

Послѣ этого мнѣ стало ясно, что мои отношенія къ нелитературнымъ людямъ окончательно испорчены, и что слѣдуетъ мнѣ скрывать отъ нихъ какъ язву, какъ порокъ, свое писательство. Изолированность, обособленность моего положенія, тутъ только во всемъ ужасѣ предстали мнѣ: не у кого искать участія и совѣта, чрезвычайно необходимыхъ на моемъ новомъ поприщѣ.

Ко всему этому надо прибавить, что меня смъшивали съ нъкоей Венецкой, незадолго передъ тъмъ стяжавшей громкую извъстность уголовнымъ процессомъ въ качествъ подсудимой за покушеніе на жизнь присяжнаго пов'вреннаго Пржевальскаго, и мои новые знакомые, не знавшіе, какъ пишется моя фамилія, приставали ко мнъ съ непріятнымъ вопросомъ: какимъ образомъ я ръшилась на убійство. Утомительно и скучно было увърять ихъ, что не я прославилась такимъ жалкимъ путемъ. Все это, конечно, не могло способствовать благотворному настроенію моего духа. Въ постоянной тревогъ, въ быстрой смънъ самыхъ противоположныхъ ощущеній, растратила я много силь; нервы мои разстроились, воля ослабла, я совсёмъ потеряла себя. Чуткость и впечатлительность моя по такой степени обострились, что я утратила, такъ сказать, свою индивидуальность, и взамёнь получила способность отражать въ себъ нравственный образъ каждаго, съ къмъ я входила въ соприкосновеніе. Съ хорошими людьми проявлялись хорошія стороны моей натуры, съ умными-откуда что бралось у меня-такъ я прекрасно разсуждала, -съ глупыми несла чепуху, и сказать ли... низкій человъкъ возбуждаль во мнъ охоту отплатить ему за низость низостью, и меж стоило большихъ усилій подавлять въ себъ такой порывъ. Эта способность отраженія чужой души до нъкоторой степени навсегда во мнъ осталась, но въ то время доходила до болъзненнаго состоянія. И страданіе мое доходило до того, что по цѣлымъ днямъ я съ отвращеніемъ вынашивала въ себѣ некрасивую черту чужого характера, тщетно стараясь выбросить ее, досадовала на себя и раздражалась, и мучилась, и съ нестерпимой болью въ сердцѣ упрашивала невольнаго виновника своихъ мученій:

— Не будьте такимъ, это недостойно васъ, вы должны быть честны, благородны!

Надо мной смъялись: странная какая! А мнъ по инстинкту самосохраненія необходимо нужно было, чтобы люди, и главнымъ образомъ писатели, были именно такими людьми, какими я, не зная ихъ, представляла ихъ себъ. Впослъдствіи, при дальнъйшемъ ознакомленіи съ міромъ интелигентнаго пролетаріата, я увидъла, что въ немъ сравнительно очень небольшое число искренно убъжденныхъ людей по призванію берется за перо; многіе же чисто случайно, по знакомству и родству, избираютъ литературную карьеру, потому напримъръ, что отецъ былъ издатель, братъ или мужъ составилъ себъ литературное имя, такъ кстати ужъ и ничъмъ не занятые члены его семьи, для увеличенія дохода, пробуютъ писать, пользуясь полной возможностью сбывать въ знакомые журналы, какъ удачныя такъ и не удачныя работы.

Но самое огромное большинство пишущихъ по дешовой цѣнѣ для маклаковъ-издателей состоитъ изъ людей только-что граматныхъ, ни къ какому дѣлу непристроившихся, неуживчивыхъ и не по разуму высокомѣрныхъ, или скомпрометированныхъ въ дѣлахъ чести неудачниковъ, гонимыхъ со всякаго другого поприща, и стремящихся прикрыть свое ничтожество общедоступнымъ званіемъ литератора, ибо ни одно званіе такъ безпрепятственно и такъ охотно не присвоивается. Рѣшительно никакого нѣтъ ограниченія для причисленія себя къ этому званію. Но ничего этого я тогда не знала, и не скоро могла разглядѣть.

Необходимо указать еще на ту особенность, что люди достойные изъ литераторовъ своей профессіей не кичатся, умалчивають о ней передъ посторонней публикой и держать себя скромно и незамѣтно. Но стоить какому-нибудь отброску общества напечатать въ газетѣ корреспонденцію строкъ въ десять, какъ онъ уже громогласно заявляеть о себѣ, спѣшить прибавить на своей визитной карточкѣ, что онъ сотрудникъ такого-то «Листка», ломается, стараясь обратить на себя вниманіе въ публичномъ мѣстѣ, вступаетъ въ разговоръ съ знакомыми и незнакомыми черезъ весь столъ въ кухмистерской или ресторанѣ, пересыпая свою рѣчь, въ которой обнаруживаетъ передъ всѣми свое умственное убожество, словами: «у насъ въ редакціи... у насъ въ печати... мы, русскіе писатели» и проч.

И вотъ, стадкиваясь съ такими-то подонками человъчества, я блъднъла отъ стыда и ужаса. Въ меблированныхъ комнатахъ, гдъ

я жила въ Москвъ, на Моховой, въ домъ Скворцова, водворился принадлежащій къ этой послёдней категоріи «русскій писатель», принеся въ рукахъ, по увъренію свидътелей, небольшой узель съ имуществомъ, а черезъ нъкоторое время заявилъ полиціи, что у него похищены изъ незапертаго комода вещи на сумму болъе двухсоть рублей. Содержатель нумеровъ, чтобы спасти безупречную репутацію своей фирмы и прислуги, поспътиль замять дъло. вручивъ «потеривышему» сто рублей съ настоятельной просьбой о немедленномъ выбадъ. Тогда совершенно незнакомый мнъ «потерпъвшій» явился ко мнъ требовать очень назойливо, чтобы я вступилась за его честь, за честь «собрата по перу», и сняла съ него подозрѣніе въ мошенничествъ. И такъ какъ мнъ ничего не оставалось, кромъ помощи коридорныхъ, для избавленія себя отъ его присутствія, онъ пригрозиль мнъ, что постарается разнести обо мить такую клевету, которая не смоется съ меня до самой смерти. «Писатель» этотъ, какъ я послъ узнала, началъ свою карьеру съ описанія тюрьмы, въ которой онъ содержался за подлоги. Нельзя выразить до какой степени поражали меня, идеалистку, подобныя явленія. Пробовала я не върить своимъ впечатлъніемъ, объяснять себъ видънное и слышанное въ хорошую сторону... Но, разочаровываясь на каждомъ шагу, я очень страдала. Ни минуты я не была покойна. Съ хорошими людьми я оживала, разцвътала, съ отрадой чувствуя въ себъ ихъ свойства, и радостная, возбужденная, я благородно порывалась къ нимъ.

- Какъ вы добры, какъ хороши,—нечаянно слетало у меня съ языка,—спасибо вамъ...
  - За что?!
  - За то, что вы вообще... честные люди...

Я отлично сознавала, что болтаю вздоръ, но это доставляло мнъ удовольствіе, когда мнъ было весело.

Они удивлялись, и сравнивали меня съ «Идіотомъ» Достоевскаго. И спрашивали: не было ли у меня падучей болъзни?

— Нътъ, никогда не было. Но вы мнъ нравитесь, и мнъ пріятно это вамъ сказать.

Въ подобномъ состояніи я готова была все отдать, все уступить за удовольствіе чувствовать себя безпредѣльно доброй. Вообще я скупостью не отличалась никогда, поэтому всего болѣе возмущала меня скаредность, мелочность, хитрыя уловки изъ-за пяти копѣекъ въ томъ бывшемъ мнѣ до того времени мало извѣстномъ мірѣ интелигентнаго пролетаріата, въ который я окунулась съ головой, въ силу неизбѣжной необходимости, отставая отъ прежнихъ знакомствъ. Послѣ привычной для меня щедрости и джентельменства на показъ среды съ кодексомъ воспитанія: noblesse oblige, гдѣ изъ уваженія къ себѣ и своему положенію стремятся осчастливить, облагородить все, къ чему случайно прикасаются, поражало меня

въ этомъ мірѣ отсутствіе самой простой порядочности, какъ мнѣ тогда казалось. Языкъ и манеры меня шокировали, и я съ участіємъ почти материнскимъ останавливала молодыхъ ученыхъ труженицъ.

— Не махайте руками. Что за выражение!

Онъ же отвъчали мнъ съ презръніемъ:

— Фи, какая вы аристократка!

Мужчинъ приходилось просить снимать фуражку въ комнатъ, не плевать и не разбрасывать окурковъ.

— Какая вы избалованная прихотница, — отвъчали они мнъ.

Имъ казалось, что они дълають мнъ честь своимъ внакомствомъ, а я думала, что снисхожу до нихъ, и мы никакъ не могли столковаться.

Теперь, если я вижу непріятнаго человѣка, я думаю про себя: пусть онъ и обнаруживаетъ передъ всѣми дряблость и мизерность своей натуришки, грубость и пошлость своихъ взглядовъ, а тогда я была добра и я «указывала», со всею искренностью желая всѣмъ исправленія для ихъ собственной пользы:

- Какъ вамъ не стыдно! Двугривенный для васъ дороже собственнаго достоинства...
  - Двугривенный деньги, отвъчали мнъ.
- Нельзя такъ говорить и поступать. Это неблаговидно, некрасиво...
- Сами-то вы хороши! Тутъ выставлялась мит на видъ моя причудливость, безпечность, нерасчетливость, непрактичность и многое множество моихъ недостатковъ.

Но недостатки мои, полученные въ наслъдство отъ родителей, которыхъ я любила, казались мнъ гораздо извинительнъе по сравненію съ чужими, какъ равно и всякому свои недостатки кажутся чуть ли не достоинствами. Но покуда я до этого додумалась, покуда я не поняла, что нравственность, которую я, по обязанности, внушала своимъ ученикамъ, дворянскимъ дътямъ, неприложима въ міръ самоучекъ, недоучекъ и даже людей съ высшимъ образованіемъ и крупнымъ заработкомъ, но вышедшихъ изъ среды квартальныхъ, лавочниковъ и дьячковъ, не знающихъ и не даюшихъ пругого воспитанія, кром'в ничемъ незамаскированнаго уменья брать отъ людей возможно больше, и ничемъ своимъ не поступаться въ пользу ближняго, покуда неизбъжность всего этого не выяснилась для меня, я не переставала всёхъ вооружать противъ себя своимъ протестомъ. Я говорила, что не смъю больше приглашать дорогихъ гостей, покуда не сочтусь съ ними визитами. А они шли ко мнъ безъ приглашенія, и располагались въ моей единственной комнать, какъ у себя дома. Тогда я ръшалась для нихъ выразиться удобопонятиве.

— Что вы все приходите ко мнъ, въдь я къ вамъ не хожу.

И мнъ отвъчали съ удивленіемъ:

— Какая вы ръзкая... потому что неожиданная ръзкость во мнъ такъ и бросалась имъ въ глаза, а своей они не замъчали, свыкнувшись съ нею ужъ давно,—и такимъ путемъ слагалась моя репутація.

Одна образованная и умная еврейка, которая, кстати сказать, исповъдуя религію по закону Моисея, занималась пашковской пропагандой, за что и пользовалась солидной протекціей, очень интересовавшая меня особа, угощая меня, спросила: «съ молокомъ я
буду чай пить или съ лимономъ»,—и когда я сказала: «съ молокомъ»,—схватила молочникъ, сняла съ него въ свою чашку устой
и облизнула ложку, тою же ложкою помъщала въ молочникъ, и
передала его мнъ. И на мое заявленіе: «нъть, ужъ лучше я съ
лимономъ выпью», она съ соболъзнованіемъ замътила:

## — Какая вы обидчивая.

Обидчивость моя была констатирована еще тёмъ обстоятельствомъ, что кому-то я написала при своемъ адресё свое имя и отчество, такъ какъ, имѣя двухъ однофамилицъ, сталкивалась съ ними и съ почтальонами изъ-за пропажи адресованныхъ мнѣ писемъ, попадавшихъ къ нимъ. Изъ этого было выведено заключеніе, что я желаю величаться по имени и отчеству даже въ дѣловой перепискѣ съ незнакомыми. И въ то же самое время другіе наоборотъ утверждали, что, окружая себя учащейся молодежью, не дѣлавшей мнѣ исключенія въ своемъ обыкновеніи всѣхъ называть по фамиліи, я ставлю себя на одну ногу съ молодежью, чтобы казаться моложе своихъ лѣтъ. Вѣроятно, изъ такихъ же нелѣпыхъ толковъ составляются характеристики и замѣчательныхъ людей, вотъ почему я никогда не вѣрю біографіямъ.

Какъ бы то ни было, а не смотря на многія недоразумънія, я все болъе сближалась съ новымъ для меня міромъ, и понемногу, незамътно для себя, при нервозно-чуткой воспріимчивости, усвоивала его манеры и языкъ. Больше всъхъ нравилась мнъ очень добрая и симпатичная поповна съ высшимъ образованіемъ, но такая невоспитанная, что если вздумается ей бывало приласкаться, она возьметъ, да мазнетъ меня ладонью по лицу, или запуститъ пальцы въ мою прическу.

- Вамъ бы лошадей по мордъ гладить, замътишь ей, невольно попадая въ ея тонъ, или трепать по головъ собакъ, а съ людьми вы неумъете себя держать.
  - Какая вы недотрога, -- грустно вздохнеть поповна.

Стала она частенько приходить ко мнѣ въ двѣнадцать часовъ ночи, когда ужъ я въ постелѣ, не принимая во вниманіе ни моихъ тонкихъ, ни прозрачныхъ намековъ, ни прямой просьбы не безпокоить меня въ такой поздній часъ. Придетъ и громкимъ стукомъ въ дверь встревожить первый сонъ, разстроитъ меня, и удивляется,

что я непривътливо на нее смотрю. И каждый разъ бывало скажеть:

- А я думала, что вы еще не спите, и зашла.
- По какой-нибудь исключительной надобности въ такую пору?
- Нътъ, просто повидаться въ вами.

Въ концъ концовъ, я вышла изъ терпънія и прогнала ее формально. Она пошла разсказывать, что на меня «находить»: всегда была гостепріимна, и вдругь ни съ того, ни съ сего... А такъ какъ не одна добрая поповна надобдала мнв своей безтактностью, то не одна она и говорила такъ обо мнъ. Я была совершенно одинока и въ этой средъ, гдъ не имъла ни единаго доброжелателя, не съ къмъ было мнъ провърить своихъ впечатлъній и разобраться въ нихъ. Между твиъ, каждое мое слово обсуждалось сообща и перетолковывалось каждымъ по своему, что ставило меня внъ всякихъ законовъ человъческаго общежитія. Все, что принято называть низостью по отношенію ко всякому другому человъку, примънялось ко мнъ открыто и въ широкихъ размърахъ, даже письма мои передавались изъ рукъ въ руки, коментировались каждымъ по своему и употреблялись мев во вредъ. Да то ли еще бывало... Когда же мнъ удавалось уличить кого-нибудь въ недобросовъстности противъ меня, то, не смотря на очевидность факта, мнъ обыкновенно отвъчали:

— Это вамъ кажется, вы мнительны, вы болъзненно подозрительны, вы душевно больны.

И такъ какъ въ своемъ беззащитномъ одиночествъ неръдко становилась я объектомъ недобросовъстныхъ поступковъ, и совершавшіе ихъ въ предупрежденіе непріятной для себя огласки спъшили всюду заявить о моей якобы ни на чемъ не основанной подозрительности, то и честными людьми было заглазно ръшено, что я душевно больная. А въ больную душу всякій вправъ безцеремонно залъзать и зондировать ее съ научнымъ любопытствомъ. Искали, искали, и никакъ не могли найти пункта моего помъшательства.

— Вы геній,—говорили мив, пристально вглядываясь въ мои глаза,—«давно ужъ не было въ русской литературв такой правдивости и свъжести», какъ ваша.

Съ нескрываемой горечью цитировались мнѣ изъ письма Салтыкова слова, глубоко уязвившія всѣхъ тѣхъ, къ кому онѣ не относились.

— Вы непосредственная высшая натура,—говорили мнъ,—вы самородокъ, вамъ нътъ необходимости читать и развиваться, всякое знаніе вами воспринято съ рожденія, вы геній... ха-ха!

Ироническій хохоть пугаль меня своей жестокостью, и я упрашивала:

Пощадите. Въдь я ни въ чемъ не виновата передъ вами.

Нашлись добрые люди, и объяснили мнъ мою вину.

— Герои вашей повъсти «Передъ разсвътомъ», являя изъ себя типы новыхъ людей, выразителей самаго серьезнаго движенія въ Россіи, вышли слабы, незрълы умомъ, слишкомъ несовершенны для подвига самопожертвованія, поэтому писательство ваше безусловно вредно для общества.

Изреченіе это смутило меня до упрековъ совъсти. Въ то смутное, переходное время я насмотрълась сценъ глубокой горести въ семьяхъ, лишонныхъ своихъ любимыхъ членовъ, отчаянные вопли матерей, сестеръ, во мнъ запечатлълись съ такой силой, что всякій крикъ мнъ ихъ напоминалъ. Всъмъ своимъ организмомъ я ощущала потребность въ перемънъ впечатлъній, поэтому ръшила ъхать за границу, и отправилась въ Парижъ, какъ для свиданія съ Тургеневымъ, такъ и для того, чтобы узнать, и возвыситься до пониманія «выразителей самаго серьезнаго движенія» въ Россіи, бъжавшихъ туда изъ ссылки и тюрьмы, русскихъ эмигрантовъ. И первыя слова о нихъ, услышанныя тамъ отъ содержательницы отеля, въ которомъ я остановилась, была такого рода аттестація:

Послѣ знакомства съ Тургеневымъ, я начала излечиваться отъ наклонности къ идеализаціи, инстинктивно впадая въ противо-положную крайность. Понемногу, медленно, годами, разрушался мой внутренній міръ съ ожиданіемъ отъ людей только хорошаго, и я страдала, покуда онъ не отожествился съ внѣшнимъ міромъ, покуда я ни взглянула настоящими глазами на весь родъ человѣческій съ его слабостями и грѣхами, достойный все-таки участія и уваженія. Много пришлось мнѣ прочесть, продумать, пережить, покуда я не успокоилась, и стала равнодушна ко всему.

Все, что меня возмущало прежде, я стала принимать какъ неизбъжное не по отношенію лично только къ себъ, а по отношенію ко всякой другой личности въ моемъ положеніи, и я безъ тъни непріязни внимательно обдумывала то, что лежить въ основъ каждой несправедливости ко мнъ.

Усидчивые, но лишенные дарованія, мои собраты-труженники пріобрътали знаніе цъной мучительныхъ усилій, тратили жизнь на неусыпную работу и борьбу съ равными для достиженія хоть половины того успъха, какой достался мнъ легко съ перваго шага, и я сознаю, насколько они правы съ своей точки зрънія, что я не стоила его, такого незаслуженнаго, громкаго успъха. Ни на кого и ни за что ужъ я сердиться не могу.

Стараясь окрышнуть волей и характеромь, я принуждала себя быть выше чужого метнія, никтмъ и ничтмъ не дорожить, кромт покоя своей совъсти, внадая при началъ въ крайности. Тъмъ, кому хотвлось меня очернить, оклеветать, я сама доставляла на то возможность; тъмъ, кому нужно было подкопаться подъ меня, я спъшила дать орудіе противъ себя, и этимъ пользовались. Я говорила себъ, что если у меня есть таланть, то несмотря на матеріальныя и нравственныя тяготы, онъ скажется, а если его нъть, или онъ такъ ничтоженъ, что заглохнетъ въ житейскихъ испытаніяхъ, то не стоить и щадить меня. И время оть времени я пробовала себя на маленькихъ работахъ. Въ ноябръ 1882 года въ «Отечественныхъ Запискахъ» явился мой разсказъ «Ни лна ни покрышки» и былъ тогда многими признанъ мой талантъ, но только «чрезвычайно вредный и опасный для идеи, потому что онъ отличается свойственной Гоголю особенностью: имена героевъ дълаются именами нарицательными, и это темъ вреднее и опаснее, что я окарикатуриваю новыхъ людей, выразителей самаго серьезнаго движенія». Такое митие было высказано мит въ глаза и съ достаточной ясностью выражено въ критикъ одного поэта изъ евреевъ (газета «Русскій Курьеръ», 1882 года 23-го ноября № 323), принявшаго на счеть всей своей націи неуважительный отзывь о жидь-ростовщикъ, сказанный устами героини моего разсказа (См. объясненіе въ журналь «Наблюдатель» 1887 года январьская книжка статья: «Новыя книги», страница 32, пять последнихъ строкъ).

Однимъ изъ безчисленныхъ способовъ воспрепятствовать развитію зловреднаго таланта были попытки навязать, внушить мнѣ самой идею о моемъ якобы умопомѣшательствѣ, что послужило мнѣ мотивомъ для разсказа: «Улиткино дѣло», напечатаннаго въ «Новомъ Времени», въ 1886 году.

Въ числъ прочихъ ревнителей прогресса, и плодовитый, но неизвъстный белетристъ, два года просидъвшій въ сумасшедшемъ домъ съ энергіей достойной лучшаго назначенія хотълъ насильно меня сдълать сумасшедшей.

— Лечитесь, лечитесь, — уговариваль онъ меня, — вы больны. Вы вообразили себя талантомъ, и сами себъ пишите письма отъ знаменитыхъ писателей; ради Бога лечитесь, пока не поздно...

Зловъщій тонъ его звучаль такой убъдительной настойчивостью, что на мгновеніе я было усомнилась: не сама ли я, въ самомъ дълъ, написала себъ письмо Салтыкова, и не представилось ли мнъ все, что со мной произошло съ нъкоторыхъ поръ.

Но изъ всёхъ подобныхъ впечатлёній, быстро смёнявшихся и не оставлявшихъ во мнё глубокого слёда, только сознаніе зловредности моего таланта подавляло меня невидимымъ тяжелымъ гнетомъ. Живая мысль, живое слово, меркли подъ опасеніемъ: не повредить бы кому-нибудь своимъ писательствомъ, и я глушила ихъ въ себъ. Потомъ съ натяжками и подтасовками усиливалась выжать изъ себя сочиненіе «для-ради блага» общества, и удивляюсь, какъ доставало у меня духу показывать такую чепуху редакторамъ. Весь тогдашній составъ журнала «Дѣло» съ Шелгуновымъ во главѣ, потративъ не мало времени на тщательное и безпристрастное разсмотрѣніе плохой моей, вялой и очень нелѣпой работы, пришелъ къ заключенію и объявилъ мнѣ, что у меня нѣтъ таланта. Я и прежде довольно равнодушно выслушивала разнообразныя сужденія о своемъ талантѣ, какъ о чемъ-то отдѣльномъ отъ меня, неожиданно и легко пріобрѣтенномъ, какъ о своей принадлежности, потеря которой не особенно огорчила бы меня. А тутъ я даже была довольна: по крайней мѣрѣ никому не поврежу.

Долго послѣ того не бралась я за перо, но мнѣ хотѣлось писать, и я спросила разъ Надежду Дмитріевну Заіончковскую (Крестовскій псевдонимъ).

 Неужели они считаютъ меня въ силахъ повредить ихъ тенленціи?

Она мнъ отвъчала:

— Вздоръ. Похвала Салтыкова вамъ вредитъ. Какъ разъ всѣ ненавидящія его посредственности и бездарности завладіли печатью, и истять вамь за него, и еще болье истять ему въ вашемъ лицъ, къ тому же, не желая быть глупъе Салтыкова, отвергають признанный имъ таланть, а признають непризнанныхъ имъ, то-есть другь друга и самихъ себя. А вы носились съ его письмомъ къ его врагамъ. Вы, върно, зависти никогда не испытали, что не боитесь ее возбуждать. И, расчитывая на справедливость и великодушіе людей, которые внутренно смёются наль этими словами, вы кажетесь имъ просто-таки сумасшедшей. Умопомъщательство такое заурядное явление въ литературномъ міръ, что каждый почти литераторъ склоненъ видёть сумасшедшаго въ другомъ, не похожемъ на себя. И меня называли сумасшедшей, и Толстого, и Достоевскаго, и Гоголя, и Шопенгауера, да мало ли кого... И кто же называль, и называеть? Всякій м'бднолобый борзописецъ, лишенный отъ природы нравственнаго чутья, стремящійся, не разбирая средствъ, забрать въ свои руки печать, съ безсмысленной и безпощадной завистью, пролазничествомъ, клеветничествомъ, интригами загромождая въ нее путь всякому живому дарованію. Увидите, что настанеть скоро парство нравственнаго идіотизма и помутившагося разумомъ большинства.

Такъ говорила мит Надежда Дмитріевна, и въ словахъ ея, конечно, было много преувеличеннаго, потому что она пессимистически смотрта въ особенности на литературную среду, гдт истинно хорошія, высокоразвитыя личности, по своей скромности и нравственной брезгливости, держатъ себя слишкомъ изолированно, поэтому вліяніе ихъ очень слабо.

А. Виницкая.

.~~~~~~



## БОРЬБА СЪ ГОЛОДОМЪ ВЪ БУДУЩУЮ ВОЙНУ.

ОВРЕМЕННЫЙ составъ сухопутныхъ силъ европейскихъ государствъ и законченность ихъ организаціи не оставляють сомнѣнія, что въ будущихъ европейскихъ войнахъ произойдутъ столкновенія колоссальныхъ вооруженныхъ массъ. Небывалая до сихъ поръ численность армій общепризнана однимъ изъ наиболѣе серьезныхъ по своему значенію новыхъ факторовъ военнаго искусства. Вліяніе его

отразилось на обучении войскъ, на ихъ мирномъ и военномъ устройствъ, на заготовкъ снабженія; онъ сдълалъ возможнымъ появленіе пълыхъ укръпленныхъ раіоновъ, вызвалъ необходимость широко пользоваться жельзными дорогами для военныхъ надобностей. Современная стратегія и тактика разработаны исключительно для массовыхъ армій, конечно, не въ смысле измененія основныхъ принциповъ военнаго искусства, которые въчны, но по отношенію къ техникъ войны. По крайней сложности и сравнительной новизнъ дъла, не всъ его стороны выяснены съ достаточной опредъленностью и, быть можеть, менъе другихъ-вопросъ о трудности обевпеченія продовольствіемъ занятыхъ войной вооруженныхъ нароловъ. Чрезвычайная важность правильной и безостановочной доставки войскамъ продовольствія, этого единственнаго предмета снабженія, необходимаго для армій ежедневно, настолько очевидна, что ея нечего выяснять. Понятно также, что операція эта весьма сложна и что трудности ея возростають по мъръ увеличенія численности армій. Но за этими общими представленіями о предметв скрывается еще множество подробностей существеннаго значенія, тшательный анализъ которыхъ безусловно необходимъ, такъ какъ только онъ можеть выставить всю эту грандіозную операцію въ ея истинномъ видъ.

Современная военная литература не богата изследованіями о продовольствіи войскъ въ военное время. То, что въ ней есть, посвящено почти исключительно выясненію теоретической стороны вопроса, безспорно, весьма важной, но далеко не исчерпывающей этого по преимуществу практическаго дела. Новейшіе труды по военному хозяйству дають болье или менье полный отвыть на вопросъ: что нужно дълать для обезпеченія продовольствія современныхъ армій во время кампаніи; но действительныхъ размеровь потребной работы они не выясняють. Чтобы узнать ихъ, необходимо дополнить, такъ сказать, иллюстрировать общія теоретическія положенія цифрами и притомъ не произвольными, а взятыми изъ военной статистики и выражающими дъйствительную обстановку даннаго конкретнаго случая. При такомъ пріем'в изследованія предметь получаеть особенно рельефное освъщение. Достижение этой цёли составляеть ближайшую задачу настоящей статьи. Желая поставить ее въ связь съ нашими очерками первостепенныхъ европейскихъ военныхъ театровъ (См. «Историч. Въстн.» 1890 года №№ 5-й и 6-й), мы взяли данныя, относящіяся къ восточному театру военныхъ дъйствій, включенному въ предълы отъ Западной Двины и Ливпра до средней Эльбы и Луная.

На восточномъ театръ Германія съ Австро-Венгріей готовятся, какъ извъстно, къ наступательной войнъ противъ Россіи. Исходя изъ этого факта, мы постараемся выяснить общія условія продовольствія союзныхъ армій, какъ до начала военныхъ дъйствій, такъ и по вступленіи союзниковъ въ предълы русской територіи.

Для общей характеристики Германіи въ продольственномъ отношеніи существенное значеніе имбеть тоть факть, что страна эта не производить зерноваю хлъба въ количествъ, достаточномъ для надобностей населенія, численность котораго доходить до 47.000,000 человъкъ. Производительная поверхность територіи имнеріи составляєть 91,6°/о всей поверхности въ 9,715 квад. геогр. миль, причемъ 48,6°/о приходится на пашни, сады и виноградники, 17,30/0—на луга и пастбищи и 25,70/0—на лъса. По даннымъ урожаевъ 1883 и 1884 гг. на одну душу населенія приходилось 1,6 четвертей зерноваго хлъба (безъ овса), и 2,9 четвертей картофеля, т. е. по 14 пудовъ хлъба и по 30 пудовъ картофеля. Хотя по разсчетамъ статистика Энгеля, на годовое продовольствіе одного человъка потребно только 12 пуловъ клъба и 16 пудовъ картофеля, но, такъ какъ часть ежегоднаго урожая идеть еще на посввъ, на винокуреніе и т. д., то хліба недостаеть. Поэтому, перевісь привоза зерноваго клібба и муки въ каждый изъ названныхъ годовъ доходиль до 94.000,000 руб. Что касается развитія скотоводства, то въ 1883 г., въ переводъ на крупный рогатый скоть, имълось по 53 штуки на 100 человъкъ. При нормальныхъ условіяхъ Германія получаеть нужный ей хлібь преимущественно изъ Россіи.

Привозъ русскихъ жизненныхъ припасовъ достигъ въ 1887 году 60.000,000 руб., а въ 1888 г. поднялся до 73.000,000 руб.

Австро-Венгрія находится относительно зерновыхъ хлѣбовъ въ болѣе благопріятныхъ продовольственныхъ условіяхъ. При населеніи въ 40.000,000 человѣкъ и пространствѣ въ 11,270 квадр. географ. миль она имѣетъ по 2,1 четверти, или по 17 пудовъ, зерноваго хлѣба (безъ овса) на одну душу населенія и по 1,6 четверти, или по 16 пудовъ картофеля. Производительная поверхность составляетъ 94,6°/о новерхости всей територіи. Рогатаго скота на 100 жителей приходится 56 штукъ. Средній перевѣсъ вывоза зерноваго хлѣба и муки за 1882—1884 гг. составляетъ 50.600,000 руб.

Населеніе Германіи состоить, въ круглыхъ цифрахъ, изъ 23.000,000 мужчинь и 24.000,000 женщинь. Рабочій возрость мужскаго населенія обыкновенно считается оть 20 до 60 лёть и, въ среднемъ, для западной Европы составляеть 49% всего мужскаго населенія. Следовательно, въ Германіи въ рабочемъ возросте находится до 11.270,000 мужчинъ. По закону 11-го февраля 1888 г., къ составу германскихъ сухопутныхъ силъ принадлежитъ все годное къ военной службъ мужское население страны въ возростъ отъ 17 до 45 лёть включительно. Такимъ образомъ, изъ 40 рабочихъ возростовъ 25 обязаны воинской повинностью; остальные три возростныхъ класса военно-обязанныхъ находятся въ полурабочемъ возроств. Необязаны военной службой 15 классовъ рабочаго возроста и 12 классовъ полурабочаго возроста, т. е. лица отъ 46 до 60 лёть, юноши отъ 15 до 17 летъ и старики отъ 60 до 70 летъ, не считая дътей до 15 лътъ и стариковъ свыше 70 лътъ. Въ случав постановки всъхъ вооруженныхъ силъ Германіи на военное положеніе на эти 27 классовъ рабочаго и полурабочаго возроста падетъ вся тяжесть земледёльческихъ и другихъ работъ, въ исполненіи которыхъ въ обыкновенное, мирное время участвуетъ еще 22 класса рабочаго возроста, не считая трехъ неполныхъ возростовъ находящихся подъ знаменами, и три класса полурабочаго возроста. Слъдующія цифры представять разсматриваемый вопрось въ еще болъе ръзкомъ свътъ. Общее число военно-обязанныхъ въ Германіи доходить въ настоящее время до 7.200,000 человъкъ. Если изъ этой цифры исключить 900,000 человъкъ полурабочаго возроста, то останется 6,300,000 человъкъ рабочаго возроста. Вычитая эту цифру изъ приведенной выше общей численности мужчинъ рабочаго возроста, получимъ 4.970,000 человъкъ. Эти пять милліоновъ будуть выражать собой главную рабочую силу Германіи, не занятую войной, въ случат крайняго напряженія силь. Очевидно, что необязанные военной службой не могуть уже по своей относительной малочисленности выполнить того количества работы, которое въ обыкновенное время выполнялось всемъ рабочимъ мужскимъ населеніемъ. Поэтому, по одной названной причинъ производительность Германіи въ военное время значительно сократится, надобность въ привозномъ хлъбъ возростеть и задача продовольствія населенія и арміи усложнится.

Физическая годность имбеть, безъ сомнинія, существенное значеніе при определеніи производительности рабочей силы. Весьма важнымъ представляется, вследствіе этого, тоть факть, что многіе изъ опредёленныхъ выше 5.000,000 человекъ не принадлежать уже по своей организаціи, не говоря о возрость, къ числу сильныхъ работниковъ. Въ Германіи ежегодно достигають призывнаго возроста до 460,000 молодыхъ людей. При выборъ изъ нихъ годичнаго контингента, подъ знамена берутся лишь тъ, которые удовлетворяють весьма строгимь требованіямь физической годности. Доказано, что при нынъшнемъ размъръ контингента армія выбираеть изъ населенія почти безъ остатка всёхъ сильныхъ работниковъ, такъ что огромное большинство изъ поступающихъ въ запасъ призывныхъ и въ ландштурмъ не отличается полной физической кръпостью. Совсъмъ уже не способные къ служов не попадуть и въ ландштурмъ; они освобождаются отъ воинской повинности и входять въ извёстномъ количестве въ число упомянутыхъ выше 5.000,000 человъкъ.

Нынвшній составъ германскихъ сухопутныхъ силь настолько, слъдовательно, непропорціонально великъ по сравненію съ численностью мужскаго населенія рабочаго возроста, что при утилизаціи встхъ военнообязанныхъ для надобностей войны производительности имперіи угрожаеть серьезный кризись. Неестественность такого положенія н'ісколько смягчается тімь, что при всемь желаніи прусскихъ руководящихъ военныхъ дъятелей они не могли добиться одновременной организаціи для войны всей семимиліонной массы военнообязанныхъ: имъ недостаетъ кадровъ и запасовъ матеріальной части; ихъ стёсняеть, что до 31/2 миліоновъ военнообязанных совершенно не знакомы съ военной службой. Давъ возможно широкое развитіе систем' формированія резервовь, они, всетаки, не могуть двинуть въ поле болбе 1.600,000 человъкъ, назначивъ 1.100,000 человъкъ на формирование мъстныхъ войскъ и имъя до 4.500,000 человъкъ въ общемъ резервъ. Пока въ этомъ резервъ нътъ налобности, онъ остается въ населении и значительно увеличиваеть его рабочую силу. Нельзя упускать изъ вида, однако, что по мъръ развитія военныхъ дъйствій численность общаго резерва будеть постепенно уменьшаться, причемъ подъ знамена послъдовательно поступять опять-таки наиболъе сильные работники. При въроятной весьма большой убыли въ будущихъ войнахъ привывы изъ общаго резерва последують одинь за другимъ относительно быстро, а такъ какъ всв выдающеся германские военные писатели признають, что война съ Россіей не можеть быть окончена въ одинъ годъ, что она потребуетъ нъсколькихъ кампаній,

то германскіе военные организаторы готовятся къ болѣе или менѣе полной утилизаціи общаго резерва. Такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ слѣдуетъ ожидать значительнаго пониженія производительности Германіи въ военное время. Обстоятельство это, конечно, составитъ новое неблагопріятное условіе для удовлетворительнаго разрѣшенія вопроса объ обезпеченіи войскъ продовольствіемъ. Если въ обыкновенное время, при тахітит'ѣ земледѣльческой производительности, странѣ недостаетъ своего хлѣба, то что же будетъ въ періодъ кампаніи, когда изъ населенія уйдетъ на войну большинство людей рабочаго возроста и притомъ самыхъ сильныхъ и молодыхъ работниковъ.

Принявъ германскую военную систему, Австро-Венгрія хотя и смягчила нъкоторыя изъ ея крайностей, но все-таки не настолько, чтобы предохранить себя оть ея дурныхъ экономическихъ послёдствій. Изъ 40.000,000 населенія монархіи Габсбурговъ 19.500,000 мужчинъ и 20.500,000 женщинъ, считая въ круглыхъ цифрахъ. Въ рабочемъ возростъ находится до 9.565,000 мужчинъ. Военной службой обязаны 23 возростныхъ класса, именно, лица, имъющія оть 19 до 42 лъть, слъдовательно, 22 класса рабочаго возроста и одинъ классъ-полурабочаго возроста. Въ списки личнаго состава сухопутныхъ силь внесено до 4.500,000 человъкъ, изъ которыхъ 4.140,000 человъкъ находятся въ рабочемъ возростъ и 360,000 человъкъ-въ полурабочемъ. Необязаны службой 18 классовъ рабочаго возроста, до 5.065,000 человъкъ, и 17 классовъ полурабочаго возроста, всего 32 класса. Численность организованныхъ сухопутныхъ силь монархіи доходить до 1.800,000 человъкъ, такъ что въ общемъ резервъ останется 2.700,000 человъкъ. Если, такимъ образомъ, въ Австро-Венгріи абсолютныя цифры военнообязанныхъ меньше, чёмъ въ Германіи, то относительныя почти тёже и поэтому общая мобилизанія и здёсь поведеть къ значительному пониженію производительности страны.

Обратимся теперь къ подробностямъ операцій по продовольствію союзныхъ войскъ, назначенныхъ для военныхъ дъйствій на восточномъ театръ. Начнемъ съ разсмотрънія перваго акта этихъ операцій, именно, заблаговременной подготовки продовольственнаго базиса. Въ случать войны на одномъ фронтъ, Германія, какъ можно видъть изъ разсчета, приведеннаго въ статьт «Первостепенные европейскіе театры военныхъ дъйствій», двинетъ въ предълы Россіи не менть 60% всей дъйствующей арміи, т. е. 960,000 человъкъ и 220,000 лошадей. При опредъленіи въроятнаго количества мъстныхъ войскъ, которыя будутъ мобилизованы въ разсматриваемомъ случать, надо принять во вниманіе значительное протяженіе въроятныхъ этапныхъ линій, обиліе укртиленныхъ пунктовъ на стверо-восточномъ фронтъ, въ числъ которыхъ находится четыре первоклассыхъ кртпости лагеря, большую длину

Балтійскаго побережья, необходимость значительныхъ силь иля прочной организаціи тыла и многія другія соображенія. Всь они говорять въ пользу принятія и для м'єстныхь войскь того же отношенія, какъ и для полевыхъ; другими словами, къ войнъ на восточномъ театръ будутъ привлечены не только полевыя, но и мъстныя войска 11 армейскихъ корпусовъ. Получится 660,000 человъкъ и 36,000 лошадей мъстныхъ войскъ. Не всъ, однако, мъстныя войска надо будеть брать въ разсчеть при устройствъ продовольственнаго базиса на русской границъ. Запасныя войска не пограничныхъ корпусныхъ раіоновъ останутся въ своихъ округахъ пополненія. часть береговаго наблюдательнаго корпуса будеть слишкомъ удалена оть базиса, чтобы оттуда получать продовольствіе. Собственно раіонъ сосредоточенія обниметь большую часть четырехъ провинцій: Восточной и Западной Пруссіи, Познани и Силезіи, и нашему ближайшему разсмотренію подлежить вопрось объ обезпеченіи продовольствіемъ сосредоточенныхъ именно въ этомъ раіонъ войскъ. Здёсь будуть собраны всё 960,000 человёкъ и 220,000 лошадей полевыхъ войскъ и не менъе 440,000 человъкъ и 20,000 лошадей мъстныхъ войскъ. Разумъется, германскому интендантству придется позаботиться о снабженіи провіантомъ и фуражемъ и другихъ мобилизованныхъ по случаю войны съ Россіей войскъ, равно какъ и тъхъ, которыя останутся на другихъ фронтахъ имперіи, но при опредъдении количества запасовъ, потребныхъ для заблаговременной полготовки продовольственнаго базиса на русской границъ, ихъ нъть надобности вводить въ разсчетъ. Достаточно помнить, что, кромъ упомянутыхъ выше 1.400,000 человъкъ и 240,000 лошадей, на продовольствіи будеть находиться еще до 430,000 человъкъ и около 40,000 лошадей, снабжение которыхъ провіантомъ и фуражемъ будетъ продолжаться нормальнымъ порядкомъ мирнаго времени.

На дневное продовольствіе каждаго человъка въ германской арміи полагается слъдующій нормальный отпускъ, выражающій собой количество пищевыхъ веществъ, признаваемое въ Германіи необходимымъ для поддержанія питанія:

|               | Чинамъ дъйствующ. войскъ. |             |          |          |      | Чинамъ мёстныхъ войскъ. |       |     |     |      |       |
|---------------|---------------------------|-------------|----------|----------|------|-------------------------|-------|-----|-----|------|-------|
| Хлъба         | 750 r                     | рам. или    | 1,       | 8 рус. ф | унт. | 750                     | грам. | или | 1,8 | pyc. | фунт. |
| Сухарей (вив- |                           |             |          |          |      |                         |       |     |     |      |       |
| сто хлѣба).   | 500                       | <b>&gt;</b> | $^{1,2}$ | >        | •    |                         | •     | >   |     | >    | >     |
| Мяса          |                           |             |          |          |      | 150                     | >     | >   | 50  | 8010 | FH.   |
| Крупы         | 125                       | <b>&gt;</b> | 29       | >        |      | 120                     | >     | >   | 28  | >    |       |
| Соли          | 25                        | <b>,</b> ,  | 6        | >        |      | 25                      | •     | >   | 6   | •    |       |
| Кофе          | 25                        | <b>,</b> ,  | 6        | •        |      | _                       | •     | >   |     | •    |       |

Дневная дача фуража опредълена въ слъдующемъ размъръ:

|         |   |  | Лошадя | иъ дъ | йству | ующ. | войскъ | лошад | м сик | <b>Встн</b> : | ыхъ  | войскъ. |
|---------|---|--|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|---------------|------|---------|
| Овса    |   |  | 5,650  | грам. | или   | 13,5 | фунт.  | 4,750 | грам. | иди           | 11,4 | фунт.   |
| Съна    |   |  | 1,500  | ٠,    | •     | 3,6  | •      | 2,500 | •     | >             | 6    | •       |
| Соломы. | • |  | 1,750  | •     | •     | 4,2  | >      | 3,500 | •     | >             | 8,4  | *       |

Принявъ эти цифры за основаніе разсчета, найдемъ, что на дневное продовольствіе войскъ упомянутой выше численности, собранныхъ въ пограничномъ съ Россіей раіонъ, потребуется:

|       | Чинамъ дъйств. войскъ. | Чинамъ мъстн. войскъ. | $\mathbf{Bcero}.$ |
|-------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Хивба | 43,200 пудовъ.         | 19,800 пудовъ.        | 63,000 пуд.       |
| Мяса  | 21,600                 | 3,960                 | 25,560            |
| или   | 1,800 шт. порц. ск.    | 330 шт. порц. ск.     | 2,130 ш.пор. с.   |
| Крупы | 7,200 пудовъ.          | 3,168 пудовъ.         | 10,410 пуд.       |
| Соли  |                        | 660 >                 | 2,100             |
| Кофе  | 1,440                  | <b></b> >             | 1,440 >           |

## На дневное фуражное довольствіе потребуется:

|        | Лошад. дъйств. войскъ. | Лошад. мъстн. войскъ. | Bcero.      |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Овса   | 74,330 пудовъ.         | 5,700 пудовъ.         | 80,030 пуд. |
| Съна   | 19,800                 | 3,000 >               | 22,800      |
| Соломы | - ,                    | 4,200                 | 4,200       |

Цифры эти выражають необходимое каждый день количество предметовъ продовольствія по истеченіи срока стратегическаго развертыванія арміи, когда на продовольствіи будеть находиться полное число людей и лошадей. Эта масса продовольствія должна быть или собрана на мъстъ, или привезена извнутри имперіи, но, во всякомъ случав, она должна ежедневно находиться на липо. иначе войска будуть голодать. На удовлетворение этой надобности поступять, прежде всего, обыкновенные запасы мирнаго времени. Въ названныхъ выше провинціяхъ постоянно расположено до 116,000 человъкъ и 21,000 лошадей изъ общаго состава арміи; слъдовательно, по окончании сосредоточения потребность продовольствія для людей увеличится болье, чымь вы 12 разы, а для лошадей-почти въ 11 разъ. При существующихъ срокахъ пополненія германскихъ продовольственныхъ магазиновъ можно считать, что къ началу апрёля въ магазинахъ находится годовой запасъ муки, крупы и овса. Предположимъ, что мобилизація состоится въ началъ іюня; за выборъ этого срока говорять довольно въскія соображенія. Главное изъ нихъ-необходимость воспользоваться хорошимъ временемъ года, чтобы развить до надлежащихъ размъровъ военныя операціи. Къ этому времени имъется на лицо запасовъ на десять мъсяцевъ на мирную потребность; слъдовательно, на военную: для людей на 23 дня, а для лошадей-на 25 дней. Если бы германское интендантство могло съ увъренностью разсчитывать, что по истеченіи этихъ сроковъ оно заготовить и доставить въ мъста потребленія не менье какъ мъсячный запасъ продовольствія на 1.400,000 человъкъ и 240,000 лошадей, то ему не было бы необходимости содержать въ пограничныхъ корпусныхъ округахъ особый неприкосновенный продовольственный запасъ. Но увъренности этой у германскаго интендантства быть не можеть. На мъсячное продовольствие армии указанной численно-

сти потребуется: 1.896,000 пудовъ хлъба, 766,800 пудовъ мяса, или 63,900 головъ порціоннаго скота, 312,300 пудовъ крупы, 63,000 пул. соли, 43,200 пудовъ кофе, 2.400,900 пудовъ овса и 664,000 пудовъ съна. Эта масса продуктовъ потребуется лътомъ, когда годовые запасы у населенія подошли къ концу; собрать ихъ на мъстъ нельзя, а своевременный подвозъ ихъ представляется болже, чжмъ сомнительнымъ. Въ Германіи избытка хлёба нигдё не будеть: хлёбъ придется закупать въ другихъ странахъ, перемалывать зерно, вести за 1,000 и болъе версть. Наконецъ, при всей густотъ германской жельзнодорожной съти, она въ періодъ мобилизаціи и сосредоточенія будеть преимущественно занята перевозкой войскъ, обозовъ, парковъ и т. д., такъ что на систематическій подвозъ продовольствія нечего и разсчитывать, по крайней мірть первыя три недъли по объявленію мобилизаціи. Нельзя не имъть еще въ виду, что при наступательной войнъ потребуется передъ выступленіемъ въ походъ снабдить подвижные продовольственные магазины и обозы, которые должны имъть 12-ти-дневный запасъ провіанта. По всёмъ этимъ соображеніямъ надо принять, что въ магазинахъ будущаго германскаго базиса на русской границъ хранится мъсячный, или даже полуторамъсячный неприкосновенный запась продовольствія на всю армію упомянутой выше численности.

Запасъ этотъ состоитъ изъ ржи, а частью муки, крупы, мясныхъ консервовъ, соли, кофе и овса. Съно замънено травой. Неприкосновенный запасъ распредёленъ на храненіе по крёпостямъ и другимъ стратегическимъ пунктамъ. Въ пограничныхъ съ Россіей провинціяхъ первоклассные провіантскіе магазины находятся вь следующихь городахь: Кенигсберге, Тильзите, Аленштейне, Данцигь, Торнь, Бромбергь, Познани, Глоговь, Торговь, Бреславль, Нисъ и Глапъ. Въ этихъ пунктахъ, надо полагать, и сосредоточенъ неприкосновенный продовольственный запасъ. Здёсь же должны находиться паровыя мельницы для безостановочнаго перемола зерна и паровыя пекарни для снабженія войскъ хлібомъ и сухарями. Фабрика консервовъ пока одна на всю армію; она устроена въ Майнив, следовательно, на противоположномъ фронте, и въ состояніи изготовить въ день 62,500 порцій мясныхъ консервовъ, 83,500 порцій овощей, 160,000 мучныхъ лепешекъ, 62,500 порцій сухарей, 500,000 порцій кофе и 6,000 раціоновъ конскихъ консервовъ. Въ 1890 г. было приступлено къ устройству второй фабрики консервовъ, въ Шпандау, близь Берлина.

Кромъ сосредоточенія запасовъ, заблаговременная подготовка продовольственнаго базиса обнимаетъ еще подготовку путей сообщенія и перевозочныхъ средствъ. Благодаря принятымъ въ послъднее время мърамъ, рельсовая съть германскаго съверо-восточнаго фронта доведена до весьма значительныхъ размъровъ. Отъ

Эльбы къ русской границъ ведутъ 11 отдъльныхъ желъзнодорожныхъ линій, не считая тёхъ, которыя имёютъ общіе большіе участки; одна изъ нихъ двухколейная на всемъ протяженіи, а нъкоторыя имбють двойной путь на болбе или менбе значительных в участкахъ. Военная провозоспособность германскихъ желъзныхъ дорогь опредъляется въ 24 пары поъздовъ для одноколейной дороги и въ 48 наръ поъздовъ для двухколейной дороги. При такомъ воинскомъ графикъ, къ русской границъ каждые сутки можетъ прибывать по 288 побздовъ. Не довольствуясь столь существенными результатами, военное въдомство продолжаетъ настаивать на новыхъ мърахъ къ развитію рельсовой съти съверо-восточнаго фронта и къ увеличенію провозоспособности отдёльныхъ линій, такъ что условія въ этомъ отношеніи каждый годъ будуть улучшаться. Хорошо развита также съть шоссейныхъ дорогъ, которыхъ въ 1887 г. находилось: въ Восточной Пруссіи 4,870 версть, въ Западной Пруссіи 3,570 версть, въ Познани 3.575 версть, въ Силезіи 8,490 версть, въ Бранденбургъ 5,360 версть и въ Помераніи 3,670 версть. Наконецъ, военное въдомство обращаетъ должное вниманіе на подготовку водяных путей, которые могуть оказать существенныя услуги, особенно войскамъ, сосредоточиваемымъ въ провинціяхъ Восточной и Западной Пруссіи, куда часть продовольственныхъ запасовъ будетъ доставляться моремъ.

Подвижные магазины, следуемые за войсками, состоять изъ продовольственных транспортовъ. Они формируются обозными баталіонами, которыхъ имбется по одному на каждый корпусъ. Формированіе военнаго обоза, какъ и другія стороны организаціи германской арміи, разработаны подробно и выполненіе соотв'ятствующаго плана обезпечивается подготовкой необходимаго числа обозныхъ чиновъ, устройствомъ большихъ обозныхъ складовъ и введеніемъ военно-конской повинности. Несомнівню, однако, что и въ будущую войну, какъ и въ кампанію 1870-1871 гг., германское военное въдомство должно будетъ прибъгнуть къ формированію еще дополнительныхъ транспортовъ изъ обывательскихъ подводъ. Образовать ихъ выгоднъе всего изъ перевозочныхъ средствъ населенія пограничныхъ провинцій, сравнительно богатаго лошадьми. Разработка плана формированія этого рода транспортовъ лежить, поэтому, на обязанности корпусных управленій 1-го, 2-го, 5-го, 6-го и 17-го корпусовъ.

Обратимся теперь къ Австро-Венгріи. Географическое положеніе области сосредоточенія австро-венгерскихъ войскъ въ случать наступательной войны противъ Россіи обязываетъ высшее военное управленіе имперіи Габсбурговъ дать значительную законченность заблаговременной подготовкъ продовольственнаго базиса. Галиція и Буковина отръзаны Карпатами отъ остальныхъ частей монархіи; большая часть этихъ провинцій заполнены склонами и пред-

горьями Бескидъ и Лѣсистыхъ Карпатъ; сообщенія провинцій значительно затруднены. Нормальное протяженіе австрійскаго базиса можно было бы принять отъ Кракова до Львова, если бы недостаточная ширина галиційскаго раіона не заставляла растянуть въ длину область сосредоточенія, ради достиженія необходимой свободы дѣйствій. Сжатая съ тыла, имѣя наиболѣе удобные и главные пути на флангѣ, соединяясь съ Венгріей сравнительно малочисленными и съ слабой провозоспособностью желѣзнодорожными линіями, Галиція какъ бы изолирована и требуетъ особенно полной и всесторонней военной организаціи, чтобы служить одновременно и оплотомъ противъ возможнаго вторженія непріятеля и прочнымъ базисомъ для наступательныхъ дѣйствій.

Въ наступательной войнѣ противъ Россіи примутъ участіе всѣ почти австро-венгерскія дѣйствующія войска. Лишь въ Босніи и Герцеговинѣ останется не болѣе трехъ пѣхотныхъ дивизій, а въ Далмаціи не болѣе одной. Въ Галиціи будетъ сосредоточено до 1,020,000 человѣкъ и 215,000 лошадей, получающихъ продовольствіе по отпуску военнаго времени, и не менѣе 50,000 человѣкъ и 5,000 лошадей, которымъ можно отпускать дачу мирнаго времени. По сравнительно небольшой цифрѣ мѣстныхъ войскъ, не составитъ существенной неточности, если при разсчетахъ прировнять ихъ относительно продовольствія къ получающимъ дачу военнаго времени, тѣмъ болѣе, что въ австрійской арміи отпуски эти довольно схожи. Получится, слѣдовательно, 1.070,000 человѣкъ и 220,000 лошадей. Цифры эти должны служить основаніемъ для разсчетовъ при заблаговременной подготовкѣ продовольственнаго базиса.

Нормальная дача австрійскаго солдата такова: 2,3 фунта хлібоа, 0,5 фунта мяса, 0,3 фунта крупы, 6 золотниковъ соли и 6 золотниковъ кофе. Кромі того, полагается сахаръ, водка и нікоторые другіе припасы, которые, какъ условные, мы не будемъ принимать въ разсчетъ. Хлібоъ отпускается поклеванный. На дневное продовольствіе войскъ указанной численности надобно: 61,520 пудовъ хлібоа, 13,375 пудовъ мяса, или 1,115 головъ порціоннаго скота, 8,025 пудовъ крупы, 1,672 пуда соли и 1,672 пуда кофе. Средній размітръ фуража можно принять въ 13 фунтовъ овса и 4 фунта сівна. На дневное продовольствіе собранныхъ въ области сосредоточенія лошадей потребуется, слідовательоо, 71,000 пудовъ овса и 2,200 пудовъ сівна.

Въ Галиціи и Буковинъ постоянно находятся, какъ извъстно, сильные гарнизоны, содержимые почти на военномъ положеніи. Численность ихъ доходитъ въ настоящее время на 65,000 человъкъ и 15,000 лошадей. При всемъ томъ, по окончаніи сосредоточенія, потребность продовольствія для людей увеличится болье, чъмъ въ 16 разъ, а для лошадей—почти въ 15 разъ. И въ Австро-Венгріи сроки пополненія продовольственныхъ магазиновъ разсчитаны такъ,

чтобы къ веснъ въ нихъ находился годовой запасъ муки, крупы и овса. Допуская, какъ и относительно Германіи, лучшій случай, т. е. что къ началу мобилизаціи въ Галиціи будеть находиться на лицо запасовъ на десять мъсяцевъ на мирную потребность, найдемъ, что ихъ достанетъ на военную: для людей почти на 19 дней, а для лошадей-на 20 дней. Надобность въ чрезвычайныхъ продовольственных запасахъ наступить, такимъ образомъ, въ Австро-Венгріи еще ранве, чвив въ Германіи. Относительное количество этихъ запасовъ, точно также, должно быть болъе. Стратегическое развертываніе австро-венгерскихъ силь на съверо-восточномъ фронтъ можетъ быть окончено не ранъе 30-го дня мобилизаціи, а сравнительно небольшое число жельзнодорожныхъ линій, соединяющихъ Галицію съ остальными провинціями монархіи и малая провозоспособность этихъ линій, положительно не позволять въ теченіе этого времени организовать подвовь на базись продовольствія въ требуемомъ размъръ. Наконецъ, австрійскіе подвижные продовольственные магазины должны вести за войсками, при выступленіи въ походъ, запасъ продовольствія на 14<sup>1</sup>/2 дней. До послъдняго времени военное министерство содержало, по указаннымъ выше причинамъ, въ Галиціи шестинелъльный неприкосновенный запасъ, но съ 1887 г. оно увеличило его до двухмъсячной пропорціи, что составить 3.691.200 пудовъ хліба, частью въ мукі, частью въ зернъ, 481,500 пудовъ крупы и 4.260,000 пудовъ овса. Неприкосновенный запасъ хранится, главнымъ образомъ, въ двухъ укръпленныхъ лагеряхъ съверо-восточнаго фронта, т. е. въ Краковъ и Перемышлъ, а затъмъ, въ Львовъ, Тарновъ, Ярославъ, Ряшевъ и Станиславовъ.

Относительно подготовки путей сообщенія въ последнее время, какъ извъстно, было сдълано весьма много, хотя, разумъется, о тъхъ результатахъ, которые достигнуты въ Германіи, не можетъ быть и ръчи. Рельсовые пути Галиціи состоять изъ двухъ большихъ линій, проходящихъ вдоль всей провинціи, паралельно горному кряжу Карпать, шести поперечныхъ между ними вътвей и четырехь отдёльныхъ вътвей, ведущихъ къ русской границъ. Паралельныя дороги съ ихъ поперечными вътвями будутъ служить операціоннымъ базисомъ. Изъ внутреннихъ провинцій монархіи ведуть въ Галицію шесть отдёльных линій: одна изъ нихъ двухколейная и ея провозоспособность можетъ быть доведена до 48 паръ побадовъ въ сутки. Остальныя дороги-одноколейныя; четыре изъ нихъ пересъкають главный хребеть Карпатъ, имъютъ большіе уклоны и малые радіусы кривизны, такъ что по каждой изъ нихъ, въроятно, нельзя будетъ пропускать болъе 12 паръ поъздовъ въ сутки; шестая линія, отъ Брюна до Кракова, находится въ лучшихъ топографическихъ условіяхъ и ея провозоспособность можно принять въ 24 пары побядовъ. Въ сумме это составитъ 120 повздовъ, выражающихъ собою maximu'm ежедневной работы рельсовой съти, ведущей къ австрійскому съверо-восточному фронту. Съть шоссейныхъ дорогъ довольно густа, но неравномърна. Водяныя сообщенія малозначительны.

Съ объявленіемъ мобилизаціи, заботы о продовольствіи назначенныхъ въ кампанію войскъ распредёляются между войсковыми частями, корпусными управленіями и главными интендантствами. Задача войсковыхъ частей состоить въ томъ, чтобы обезпечить продовольствіе на все время мобилизаціи и перетада въ раіонт сосредоточенія и образовать нікоторый неприкосновенный запась приварочныхъ припасовъ. Выполнение хозяйственной части мобилизаціоннаго плана значительно облегчено для германскихъ и австровенгерскихъ войсковыхъ частей тёмъ обстоятельствомъ, что печеніе хлібба и сушка сухарей исполняются не войсками, какъ въ русской арміи, а попеченіемъ интендантства. Войскамъ остается только получить нужный имъ провіанть, а также и фуражъ, выдаваемый всегда натурой; сами они закупять лишь приварочные припасы: мясо, соль, кофе, сахаръ и т. д. Количество провіанта и фуража, которое должно находиться при войскахъ, обусловливается сроками мобилизаціи и сосредоточенія, зависящами отъ рода оружія, отъ категоріи войскъ, отъ провозоснособности линій сосредоточенія, отъ разстояній, отдёляющихъ пункты мобилизаціи частей оть станцій высадки вь областяхь сосредоточенія. Условія эти не одинаковы для союзныхъ армій и рішительно склоняются въ пользу германскихъ войскъ.

Въ Германіи полки и конныя батареи отдёльныхъ кавалерійскихъ дивизій могуть двинуться на границу на третій день по объявленіи мобилизаціи; на шестой день изготовятся полевыя пъхотныя дивизіи съ ихъ кавалеріей, артилеріей и обозами, на восьмой, девятый день-корпусная артилерія, на 10-11 день-резервно-полевыя дивизіи и, наконецъ, парки и обозы корпусовъ и армій. Мобилизаціонные сроки колеблятся, такимъ образомъ, въ предълахъ отъ 2 до 18 дней. Сообразно этому опредъляется потребное для каждой части количество провіанта и фуража. Сроки перевозки тоже различны. На русскую границу, какъ выяснено въ статъв «Первостепенные европейскіе театры военныхъ двйствій», будуть доставлены войска 10 германскихъ корпусныхъ округовъ и гвардейскаго корпуса, неимъющаго округа. Пять округовъ пограничные; большинство войскъ этихъ округовъ уже находятся въ раіонъ сосредоточенія и ихъ надо лишь придвинуть къ избраннымъ операціоннымъ путямъ. Сравнительно значительный перевздъ придется сдвлать только нвкоторымъ частямъ 2-го корпуса, группирующимся у Штетина. Къ пяти пограничнымъ съверо-восточнымъ корпуснымъ округамъ примыкають три округа, въ которыхъ расположены четыре корпуса: гвардейскій, 3-й, 9-й

и 12-й. Разница въ срокахъ перевозки войскъ этихъ корпусовъ зависить исключительно оттого, на который изъ центровъ сосредоточенія будуть они направлены: къ Кенигсбергу, Познани или Бреславлю. Многіе доводы говорять въ пользу того предположенія, что 12-й корпусъ направится изъ Прездена и Лейпцига къ Бреславлю, гвардейскій и 3-й корпуса—изъ Берлина и Франкфурта на Одеръ къ Познани, а 9-й-изъ Фленсбурга и Альтоны къ Кенигсбергу. Каждый поъздъ съ войсками этихъ корпусовъ будеть въ пути отъ одного до трехъ дней и войска будутъ получать горячую пищу въ заранъе назначенныхъ продовольственныхъ пунктахъ, гдъ придется организовать это дъло въ широкихъ размърахъ. Наконецъ, 10-му и 4-му корпусамъ принадлежить слъдующій рядъ корпусныхъ раіоновъ. 10-й корпусъ достигнетъ Берлина по двужколейной жельзной дорогь, соединяющей Гановерь съ столицей имперіи, а отсюда направится къ Торну, а 4-й корпусъ можеть быть двинуть на Познань чрезъ Берлинъ и далбе на Котбусъ и Бенштейнъ. Продолжительность пути и для этихъ корпусовъ не превысить трехъ дней.

Австро-венгерскія войска относительно быстроты мобилизаціи находятся почти въ тъхъ же условіяхъ, какъ и германскія. Кавалерія готова уже въ мирное время, остальные роды оружія перейдуть на военное положеніе, быть можеть, однимъ или двумя днями позднее, чемъ въ Германіи и хотя операція эта не пройдеть такъ гладко, какъ въ Германіи и не будеть имъть той законченности, но, во всякомъ случав, стратегическія перевозки въ объихъ арміяхъ начнутся приблизительно одновременно. Весьма возможно, что нфкоторыя австрійскія войсковыя части, нахолящіяся въ неблагопріятныхъ мобилизаціонныхъ условіяхъ, двинутся въ раіонъ сосредоточенія, не выполнивъ всего мобилизаціоннаго плана, однако, число такихъ частей не можетъ быть велико, потому что перевозка пойдеть сравнительно медленно и вторыя и третьи дивизіи корпусовъ будуть им'ть время приготовиться вполнъ. Австрійскія войска отстануть отъ германскихъ преимущественно въ быстротъ сосредоточенія, что зависить, какъ отъ малочисленности и слабой провозоспособности австрійскихъ жельзныхъ дорогъ, ведущихъ къ съверо-восточному фронту, такъ и отъ отдаленности нъкоторыхъ корпусовъ отъ рајона сосредоточенія. Въ Галиціи будеть собрано 14 армейских корпусовь; три изъ нихъ квартирують тамъ въ мирное время, следовательно, перевезти надо будеть 11 корпусовъ; придется почти по два корпуса на каждую линію сосредоточенія. Дороги соображены съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно было сосредоточить войска въ трехъ раіонахъ: у Кракова, у Ряшева и у Перемышля. Въ первый раіонъ могутъ доставлять войска двъ линіи, которыя и займутся перевозкой четырехъ армейскихъ корпусовъ: 2-го, 8-го, 9-го и 14-го и, кромъ

того, двухъ пѣхотныхъ дивизій, 1-го и 10-го корпусовъ, отдѣльныхъ кавалерійскихъ дивизій, штабовъ и управленій армій. Остальныя четыре дороги должны перевести семь корпусовъ, что будетъ для нихъ весьма затруднительно, такъ какъ всѣ онѣ перерѣзываютъ Карпаты и провозоспосность ихъ слаба. По приблизительнымъ разсчетамъ, для выполненія стратегическаго развертыванія арміи на сѣверо-восточномъ фронтѣ потребуется отправить до 2,000 воинскихъ поѣздовъ. Длина пробѣга многихъ изъ нихъ весьма значительна; 14-му корпусу, напримѣръ, придется сдѣлать до 1,500 верстъ, а 3-му, 7-му и 13-му корпусамъ—свыше 1,000 верстъ.

Работа германских и австрійских войскъ по обезпеченію продовольствія съ объявленіемъ мобилизаціи, такимъ образомъ, не сложна, но интендантскія учрежденія, напротивъ, будуть обременены ею. Въ Германіи всѣхъ продовольственныхъ магазиновъ 148, а въ Австріи—59; хлѣбопекарни находятся во всѣхъ большихъ гарнизонныхъ пунктахъ. Съ переходомъ арміи на военное положеніе число хлѣбопекарень придется значительно увеличить и отъ нихъ потребуется особенно напряженная работа, такъ какъ надобность въ усиленномъ продовольствіи окажется съ первыхъ дней. На время сосредоточенія потребуются обширныя спеціальныя мѣропріятія для обезпеченія горячей пищью въ извѣстныхъ пунктахъ быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ эшелоновъ. Соотъѣтствующіе планы, конечно, разработаны заблаговременно и до извѣстной степени подготовлены, но все-таки выполненіе ихъ вызоветь не малыя затрудненія, особенно по недостатку времени.

Всъ эти хозяйственныя заботы совершенно блъднъють, однако, при сравненіи съ той кипучей діятельностью, которая будеть происходить въ періодъ мобилизаціи и сосредоточенія на базисъ. Здёсь, на пространствъ отъ Тильзита до Подволочиска протяжениемъ до 1,500 верстъ, долженъ быть исполненъ, прежде всего, планъ обезпеченія первоначальнаго продовольствія сосредоточивающихся войскъ, а, затъмъ, заготовительный планъ вообще. Запасы мирнаго времени, обыкновенные и неприкосновенные, будуть увеличены мъстными средствами. Въ областяхъ германскаго съверо-восточнаго Фронта земледъліе и скотоводство составляють одинь изъ главнъйшихъ видовъ сельскаго хозяйства, но развитіе ихъ не одинаково въ отдельныхъ провинціяхъ. Въ Восточной Пруссіи средній годовой сборъ ржи, пшеницы, ячменя и гречихи доходить до 31.000,000 пудовъ, а картофеля — до 52.700,000 пудовъ. Численность населенія провинціи опредъляется въ 2.000,000 душъ. Такимъ образомъ, на одного человъка приходится въ годъ свыше 15 пудовъ зерноваго хлъба и болъе 26 пудовъ картофеля. За удовлетвореніемъ проловольственныхъ потребностей мъстнаго населенія, въ Восточной Пруссіи остается до 6.000,000 пудовъ зерноваго хлеба и свыше 20.000,000 пудовъ картофеля. Еще въ лучшихъ условіяхъ

находится западная Пруссія, гдѣ собирается по 22 пуда зерноваго хлѣба и по 54 пуда картофеля на каждаго изъ жителей провинціи, а остается до 14.000,000 пудовъ хлѣба и 67.000,000 пудовъ картофеля. Въ Познани средній урожай хлѣбовъ даетъ по 20 пудовъ на человѣка, а средній урожай картофеля—свыше 68 пудовъ на человѣка, а остатокъ выражается 13.760,000 пудами хлѣба и 89.500,000 пудовъ картофеля. Наконецъ, Силезія производитъ по 13 пудовъ хлѣба и почти по 37 пудовъ картофеля на человѣка и за удовлетвореніемъ продовольственныхъ потребностей населенія въ провинціи остается до 4.500,000 пудовъ хлѣба и свыше 90.000,000 картофеля. Общій остатокъ: 38.260,000 пудовъ хлѣба и 266.500,000 пудовъ картофеля.

Но эти внушительныя сами по себъ цифры отнюдь не выражають действительнаго количества продовольственныхъ продуктовъ, остающихся въ названныхъ провинціяхъ. Извъстная часть остатка отъ годовой потребности мъстнаго населенія расходуется на посъвъ, на винокурение и т. д. Чистый избытокъ вывозится въ другія провинціи, нуждающіяся въ привозномъ хлібов; сосівднему Бранденбургу, напримъръ, уже недостаетъ для продовольствія около 8.000,000 пудовъ хлъба. Съ другой стороны, надо имъть въ виду, что ніжоторые города пограничных провинцій, въ особенности Кенигсбергъ и Данцигъ, служатъ центрами торговли русскимъ хлъбомъ и имъютъ болъе или менъе значительные хлъбные запасы. Принявъ все это во вниманіе, следуеть заключить, что германское интендантство хотя и не можеть разсчитывать при окончательномъ устройствъ базиса на обиліе мъстныхъ средствъ, какъ можно было бы думать, основываясь на абсолютныхъ цифрахъ земледъльческой производительности съверо-восточныхъ провинцій, но все-таки кое-что оно найдетъ и, конечно, постарается имъ воспользоваться. Мъстныя средства окажуть нъкоторую помощь при разрѣшеніи вопроса о первоначальномъ обезпеченіи продовольствіемъ сосредоточивающихся войскъ, но роль ихъ при выполненіи заготовительнаго плана вообще не можеть быть значительна и необходимость подвоза хлёбныхъ запасовъ извнутри имперіи явится вслъдъ за окончаніемъ стратегическихъ перевозокъ.

Средній годовой сборъ фуражныхъ продуктовъ за трехлітіе 1886—1888 гг. въ разсматриваемыхъ провинціяхъ быль таковъ: въ Восточной Пруссіи: 13.480,000 пудовъ овса и 58.440,000 пудовъ свна; въ Западной Пруссіи: 8.480,000 пудовъ овса и 32.570,000 пудовъ свна; въ Познани: 6.700,000 пудовъ овса и 37.500,000 пудовъ свна; и въ Силезіи: 23.100,000 пудовъ овса и 71.600,000 пудовъ свна. О количествъ скота въ провинціяхъ можно судить по слідующимъ цифрамъ, относящимся къ 1883 г.: во вступ четырехъ провинціяхъ было 1.071,000 лошадей, изъ нихъ 859,000 рабочаго возроста; 3.300,000 рогатаго скота, въ томъ числіт 2.254,000 рабо-

чаго возроста и 5.963,000 овецъ. Примънясь относительно количества фуража, необходимаго для годоваго прокормленія скота, къ разсчетамъ Гауса, найдемъ, что на прокормленіе лошадей требуется 57.900,000 пудовъ овса и 85,850,000 пудовъ съна; на прокормленіе крупнаго рогатаго скота 194.390,000 пудовъ съна и на прокормленіе овецъ 59.630,000 пудовъ съна; всего 67.872,000 пудовъ овса и 339.820,000 пудовъ съна. Между тъмъ, общій годовой сборъ фуражныхъ продуктовъ составляетъ 51.760,000 овса и 199.100,000 пудовъ съна. Такимъ образомъ, въ пограничныхъ германскихъ провинціяхъ недостаетъ ни съна, ни овса, даже для надлежащаго прокормленія мъстнаго скота, которому приходится въ значительной степени питаться соломой. Поэтому, интендантству нельзя разсчитывать на сборъ сколько-нибудь большихъ запасовъ фуража въ прилегающихъ къ базису мъстностяхъ.

Австрійскія пограничныя провинціи, Галиція и Буковина, находятся въ неудовлетворительныхъ продовольственныхъ условіяхъ. Хотя сельское ховяйство составляеть главный видь занятій населенія этихъ провинцій, но не смотря на хорошее качество почвы, земледьліе далеко не процвытаеть, вслыдствіе невыгодных условій землевладънія и несовершенных способовь хозяйства, практикуемыхъ крестьянами. Въ западной Галиціи, средній годовой сборъ продовольственныхъ продуктовъ, за трехлътіе 1884-1886 гг. составляль по разсчету на 100 душъ населенія: пшеницы 216 пудовъ, ржи 279 пудовъ, ячменя 295 пудовъ и гречихи 21 пудъ; всего 811 пудовъ, а картофеля 3,290 пудовъ. Такимъ образомъ, на одного человъка приходится въ годъ окодо восьми пудовъ хлъба и 33 пуда картофеля; следовательно, недостаточно для удовлетворенія продовольственных потребностей мъстнаго населенія, не говоря уже о расходъ зерна на посъвъ, винокурение и т. д. Недостатокъ хлъба возмъщается частью избыткомъ картофеля. Въ восточной Галиціи и Буковин' условія лучше; зд'єсь, въ указанный періодъ, годовой сборъ продовольственныхъ продуктовъ составилъ, на 100 душъ населенія: 422 пуда пшеницы, 488 пудовъ ржи, 285 пудовъ ячменя, 55 пудовъ гречихи, 253 пуда кукурузы; всего 1,503 пуда; картофеля было собрано 3,230 пудовъ. Въ среднемъ выводъ, благодаря обширной культуръ кукурузы, на одного человъка приходится въ годъ около 15 пудовъ зерноваго хлъба и 32 пуда картофеля и за удовлетвореніемъ потребностей мъстнаго населенія должно оставаться до 12.000,000 хлібо и свыше 70.000,000 пудовъ картофеля, часть которыхъ расходуется на посъвъ, винокуреніе и проч., а часть составляеть чистый избытокь, который вывозится въ сосъднія мъстности.

Австрійское интенданство еще менѣе, чѣмъ германское, имѣетъ, такимъ образомъ, основаній разсчитывать найти по близости продовольственнаго базиса значительные хлѣбные запасы у мѣстнаго

населенія. Обстоятельство это служить новымь доказательствомъ необходимости для австрійцевь дать заблаговременно возможно законченное устройство базису, иначе можеть случиться, что войска будуть терпізть недостатокь въ хлібов, когда еще не окончатся стратегическія перевозки, и нельзя будеть приступить къ систематическому подвозу продовольствія.

Въ западной Галиціи средній абсолютный годовой сборъ фуражныхъ продуктовъ за трехлетіе 1884—1886 гг. даль: 12.504,000 пудовъ овса и 36.900,000 пудовъ съна. Для прокормленія мъстнаго скота потребно въ годъ фуража: для 159,000 лошадей рабочаго вовроста-9.540,000 пудовъ овса и 14.310,000 пудовъ съна; для 23,000 лошадей нерабочаго возроста — 690,000 пудовъ овса и 1.035,000 пудовъ съна; для 537,000 головъ крупнаго рогатаго скота рабочаго возроста 37.590,000 пудовъ съна; для 268,000 головъ крупнаго рогатаго скота нерабочаго возроста -9.380,000 пудовъ съна, и для 103,000 овецъ-1.030,000 пудовъ съна; всего 10.230,000 пудовъ овса и 63.345,000 пудовъ съна. Овесъ даетъ, слъдовательно, небольшой избытокъ, а въ сънъ оказывается значительный недостатокъ, который приходится восполнять соломой. Въ общемъ западная Галиція не богата фуражными средствами. Въ восточной Галиціи и Буковинъ средній годовой сборъ фуражныхъ продуктовъ за указанный періодъ былъ следующій: 21.444,000 пудовъ овса и 111.000,000 пудовъ съна. Для прокормленія мъстнаго скота потребно въ годъ фуража: для 533,000 лошадей рабочаго возроста-31.980,000 пудовъ овса и 47.970,000 пудовъ съна; для 73,000 лошадей нерабочаго возроста-2.190,000 пудовъ овса и 3.285,000 пудовъ сѣна; для 1.094,000 головъ крупнаго рогатаго скота рабочаго вовроста-76.580,000 пудовъ съна; для 612,000 головъ крупнаго рогатаго скота нерабочаго возроста-21.420,000 пудовъ свна и для 624,000 овецъ 6.240,000 пудовъ свна; всего 34.170,000 пудовъ овса и 155.495,000 пудовъ съна. Такимъ образомъ, ни съна, ни овса, недостаеть даже для надлежащаго продовольствія м'єстнаго скота. Следовательно, фуражь для сосредоточиваемой въ Галичине арміи долженъ быть полностью доставленъ извнутри имперіи.

Обезпеченіе довольствія германских и австрійских войскъ мясомъ вызоветь почти непреодолимыя затрудненія, если не прибъгать къ консервамъ. Выше было вычислено, что германскимъ войскамъ потребуется 2,130 головъ порціоннаго скота въ день, а австрійскимъ, хотя для нихъ принять минимальный отпускъ—1,115 головъ. Скотъ нельзя заготовить заранѣе, подобно хлѣбу и фуражу; придется довольствоваться тѣмъ, что можно достать на мѣстѣ. Между тѣмъ, въ германскихъ провинціяхъ сѣверо-восточнаго фронта имѣется всего 2.254,000 головъ крупнаго рогатаго скота рабочаго возроста, а въ австрійскихъ—1.631,000 головъ. Стало быть германскія войска съѣдятъ въ 10 дней весь крупный

рогатый скоть рабочаго возроста, если даже допустить, что мъстное населеніе ръшится совстить остаться безъ скота, а для австрійскихъ войскъ скота достанетъ на 14 дней. Но, такъ какъ допустить, чтобы каждая семья согласилась продать последнюю корову, невозможно, то разсчеты на мъстныя средства поневолъ должны быть самые скромные и основываться, преимущественно, на количествъ мелкаго рогатаго скота и свиней. Отсюда вытекаетъ необходимость обязать войска брать съ собой порціонный скоть и вести его съ лошадьми, а главное-заготовить возможно большіе запасы мясныхъ консервовъ. Точно также въ консервахъ будутъ находиться большіе запасы овощей, кофе и другихъ предметовъ приварочнаго довольствія, а если прибавить сюда и конскіе консервы, равнымъ образомъ, безусловно необходимые по недостатку мъстнаго фуража, то станетъ ясно какую выдающуюся роль будуть играть консервы вообще при окончательномъ устройствъ продовольственнаго базиса союзныхъ армій.

Продовольственные запасы распредёляются по главнымъ, расходнымъ и этапнымъ магазинамъ базиса. Главными магазинами будутъ, прежде всего, названные выше первоклассные провіантскіе магазины мирнаго времени, находящіеся въ пунктахъ несомненнаго и постояннаго стратегическаго значенія. Затімь, віроятно, придется устроить главные магазины и въ нъкоторыхъ изъ тъхъ желъзнодорожныхъ станцій, которыя подготовлены для высадки большихъ войсковыхъ массъ. Во всякомъ случат, въ этихъ пунктахъ потребуется устроить обширные расходные магазины. При главныхъ магазинахъ должны находиться всё необходимыя продовольственныя заведенія: мукомольни, хлёбопекарни, сёнопресовальни и т. д. Число расходныхъ магазиновъ дойдетъ до значительной цифры, такъ какъ обыкновенно они устроиваются по одному на 15,000-20,000 человъкъ. Наконецъ, этапные магазины размъстятся вдоль комуникаціонныхъ линій. Въ общемъ, устройство и приспособленіе пом'вщеній для продовольственныхъ магазиновъ и распределение между ними запасовъ представить весьма сложную и копотливую работу, которую, однако, надо будеть исполнить въ весьма короткій срокъ.

Перемолъ зерна въ муку, печеніе хлѣба, а впослѣдствіи и сушка сухарей, потребуетъ отъ интендантствъ большихъ усилій. Собраннымъ въ пограничныхъ провинціяхъ войскамъ понадобится ежедневно 124,000 пудовъ хлѣба, а съ открытіемъ военныхъ дѣйствій войска должны получать сухари, которые надо будетъ заготовить заранѣе. Если принять во вниманіе, что даже усовершенствованныя печи, напримѣръ, печи системы генерала Васмунда, могутъ высушивать въ сутки только по 20 пудовъ сухарей каждая и что мѣсячная потребность въ сухаряхъ лишь дѣйствующей германской арміи дойдеть до 664,000 пудовъ, то станеть очевидной необходимость самаго широкаго пользованія для сушки суха-

рей паровыми хлёбопекарнями, заблаговременно устроенными на базисъ.

По общему правилу, продовольственные запасы крѣпостей на базисѣ должны быть доведены до полнаго шестимѣсячнаго запаса на весь штатный гарнизонъ въ теченіе первыхъ 10 дней мобилизаціи. Весьма трудная задача эта относительно обезпеченія крѣпостей живымъ скотомъ, сѣномъ и приварочными припасами, можеть быть при наступательной войнѣ исполнена въ значительно большій срокъ. Въ этомъ положеніи будуть находиться Германія съ Австро-Венгріей въ случаѣ войны на сѣверо-восточномъ фронтѣ и потому заботы о немедленномъ снабженіи крѣпостей будуть сняты съ безъ того уже обремененныхъ непосильной работой интенлантствъ.

Разсмотримъ теперь последній акть окончательнаго устройства продовольственнаго базиса, именно, исполнение общаго заготовительнаго плана. Составляется онъ заблаговременно, въ видахъ безпрерывнаго пополненія магазиновъ базиса, и сводится къ заготовленію и подвозу продовольствія извнутри страны. Для Германіи операція эта, по крайней мъръ въ первой своей части, представить чрезвычайныя трудности. Ко времени мобилизаціи, т. е. къ началу іюня, хлебные запасы въ Германіи будуть состоять изъ того количества хлъбовъ, которое безусловно необходимо для продовольствія населенія до новаго урожая; свободной наличности не будеть. Поэтому, разсчитывать на сборъ потребныхъ арміи запасовъ въ самой странъ германское интендантство не можетъ. Въ предвиденіи войны, оно будеть поставлено въ необходимость обратиться съ заказами въ другія страны. Въ теченіе прошлаго 1890 года привозъ хлебовъ въ Германію определился следующими цифрами: пшеницы 41.013,008 пудовъ, ржи 53.449,078 пуда, ячменя 44.832,987 пудовъ, овса 11.444,308 пудовъ и кукурузы 34.277,864 пуда. Изъ общаго количества привознаго клѣба на долю Россіи пришлось: пшеницы 55,90/о, ржи 85,70/о, ячменя 49,80/о, овса  $93,2^{\circ}/_{\circ}$  и кукурузы  $12,4^{\circ}/_{\circ}$ . Цифры эти доказывають, что Россія служить главнымь хлібнымь рынкомь Германіи, а относительно ржи и овса почти единственнымъ. Весьма въроятно, что въ ожиданіи войны германское интендантство попробуеть воспользоваться избыткомъ русскаго хлеба, сделаеть чрезъ подрядчиковъ большія закупки и направить хлібоь въ главные магазины базиса, куда доставка, по краткости пробъга поъздовъ, особенно удобна. Если этотъ планъ почему-либо не удастся, а помъщать ему всегда во власти Россіи, то германское интендантство окажется въ крайне затруднительномъ положеніи. Изъ числа европейскихъ государствъ избытокъ ржи имеють, кроме Россіи, Румынія, которая въ указанный періодъ вывезла 6.775,410 пудовъ, Австро-Венгрія, вывезшая 1.933,737 пудовъ, Турція, вывозь которой дошель до 2.378,000

пудовъ и нѣкоторыя небольшія государства съ незначительнымъ отпускомъ. Овесъ въ большомъ количествѣ никто не вывозеть, кромѣ Россіи. Ячмень вывозятъ болѣе другихъ странъ Австро-Венгрія, затѣмъ Румынія, Франція, Данія. Абсолютныя цифры вывоза изъ этихъ государствъ настолько, однако, не велики, что если-бы весь избытокъ ржи, ячменя и овса, производимый ими, былъ доставленъ исключительно въ Германію, то все-таки онъ не покрылъ бы требованій имперіи въ привозномъ хлѣбѣ. Между тѣмъ, значительное количество ржи требуется еще въ Италію, много овса и ячменя вывозится въ Англію и т. д. Надо имѣть въ виду также, что Австро-Венгріи самой понадобятся чрезвычайные запасы хлѣба и поэтому изъ страны вывоза она легко можетъ обратиться въ страну потребленія.

Обращаясь къ не европейскимъ странамъ, находимъ, что до сихъ поръ рожь привозилась въ Европу изъ Южной Америки и Соединенныхъ Штатовъ. Въ теченіе прошлаго года Южная Америка отправила въ Италію 1.622,660 пудовъ ржи, а Соединенные Штаты: 526,422 пуда въ Италію, 1.276,828 пудовъ въ Германію и 2.128,601 пудъ въ Бельгію, всего 3.930,851 пудъ. Въ тотъ же періодъ было доставлено ячменя изъ Алжира во Францію 6.476,095 пудовъ, въ Англію 2.247,119 пудовъ и въ Бельгію — 332,096 пудовъ, а овса изъ Соединенныхъ Штатовъ въ Англію 6.235,154 пуда и въ Германію — 156,599 пудовъ и изъ Алжира во Францію—1.373,813 пудовъ. Американскіе рынки доставляли въ Европу преимущественно пшеницу и кукурузу. Безпорно, при усиленномъ требованіи на рожь, ячмень и овесь Америка доставить болье значительное, чёмъ до сихъ поръ, количество этихъ хлёбовъ, но для этого потребуется продолжительное время, а у германскаго интендантства каждый день будеть на счету. Наконець, сама по себъ мысль о томъ, чтобы, ведя войну на Вислъ и Нъманъ, заготовлять необходимый провіанть и фуражь въ Америкъ, представляется абсурдомъ. Разсчеты германскаго интендантства относительно окончательнаго устройства продовольственнаго базиса обязательно должны основываться на подвозъ европейскаго хлъба.

Такимъ образомъ, создается слъдующее положение: въ случаъ войны съ Россій, Германія должна будетъ найти хлъбъ въ Европъ, но европейскіе хлъбные запасы къ началу войны будуть истощены и пополнить магазины базиса до требуемаго размъра окажется невозможнымъ. Кампанія, слъдовательно, начнется безъ надлежащаго устройства продовольственнаго базиса. До новаго урожая, главнымъ источникомъ продовольствія германскихъ войскъ по необходимости должны быть средства театра войны. Собственные продовольственные запасы будуть состоять преимущественно изъ консервовъ.

Новый урожай позволить выйти изъ этого опаснаго положенія. Уборка хліба потребуеть, конечно, полнаго напряженія сельскихъ

рабочихъ силъ Германіи, но, въроятно, въ первый годъ, не смотря на убыль значительнаго числа работниковъ, сборъ хлъбовъ не понизится противъ средняго количества. Во всякомъ случат потребности арміи будутъ удовлетворены прежде всего, а на привозъ недостающаго хлъба для населенія найдется впослъдствіи довольно времени. Однако, если война затянется, то мало-по-малу заготовка продовольствія станетъ все труднте, снова явится необходимость обратиться къ чужимъ рынкамъ, въ томъ числт и не европейскимъ, и только извъстный просторъ во времени составить благопріятное для интендантства обстоятельство, которымъ оно должно широко пользоваться, чтобы оставаться на уровнт предъявляемыхъ ему ходомъ войны требованій.

Перевозка собраннаго продовольствія въ магазины базиса затрудненій представить не можеть. При нынёшнемъ развитіи германской жельзнодорожной съти съверо-восточнаго фронта, къ русской границъ ежедневно можетъ прибывать по 288 поъздовъ. Вынести безъ перерыва тахітит движенія въ теченіе продолжительнаго времени дороги, конечно, не могуть, но въ этомъ и не представится надобности. Крайнее развитіе провозоспособности потребуется отъ жельзныхъ дорогъ лишь въ періодъ сосредоточенія; затъмъ движение стихнеть. На дневное продовольствие людей и лошадей, продовольствуемыхъ изъ магазиновъ базиса, потребуется 205,330 пудовъ събстныхъ припасовъ. Это количество можетъ бытъ перевезено 16 поъздами, по 20 вагоновъ каждый, такъ что 480 поъздовъ доставять мъсячный запасъ продовольствія для арміи принятой выше численности. Съ такой работой германскія жельзныя дороги легко справятся, хотя она, разумбется, распредблится неравномфрно между отдельными линіями. Вфроятно, главныя продовольственныя перевозки последують на северныхъ линіяхъ.

Австро-Венгрія производить избытокь хліба и потому, казалось бы, австрійскій заготовительный планъ долженъ быть проще германскаго и выполнение его легче, за исключениемъ собственно перевозки. Въ дъйствительности, однако, этого можеть и не быть. Въ прошломъ году изъ Австро-Венгріи вывезено: 6.901,388 пудовъ пшеницы, 6.103,283 пуда пшеничной муки, 1.933,737 пудовъ ржи, 19.514,000 пудовъ ячменя и 105,414 пудовъ овса. Отсюда видно, что изъ Австро-Венгріи вывозится преимущественно ячмень, т. е. продукть, въ которомъ армія сравнительно мало нуждается, такъ что избытокъ его не можетъ принести ей особой пользы. Обстоятельство это нъсколько уменьшаетъ выгоды Австро-Венгріи относительно составленія заготовительнаго плана. Затъмъ, весьма возможно, что когда потребуются для арміи чрезвычайные продовольственные запасы, то въ странъ уже не окажется свободной наличности, которая будеть вывезена въ государства, покупающія въ Австро-Венгріи жлібоь: въ Англію, Германію,

Италію. Такимъ образомъ, австрійское интенданство не можеть имъть полной увъренности, что въ началъ іюня ему удастся сдълать массовыя заготовленія для пополненія магазиновь базиса. Но. если обстоятельства ему будуть благопріятствовать, если, напримъръ, урожай хлебовъ въ западной Европе передъ войной окажется очень хорошимъ и вывозъ хлъбовъ сократится, то залача интендантства можетъ быть разрешена сравнительно просто. Житнипей имперіи Габсбурговъ служить Венгрія съ Трансильваніей, гдъ на одну душу населенія сбирается, въ среднемъ, по 32 пуда хлъба, безъ овса, т. е. по 20 пудовъ болъе, чъмъ нужно для продовольствія. При 15-ти милліонной численности населенія названныхъ земель, избытокъ доходить, слёдовательно, до 300.000,000 пудовъ. Значительной производительностью отличаются также Верхняя Австрія и Каринтія, которыя производять болѣе 16 пудовъ зерноваго хлъба, безъ овса, на одну душу населенія. При такой производительности отдёльныхъ областей имперіи, своболная наличность окажется въ наиболъе близкомъ отъ продовольственнаго базиса раіонъ. Обстоятельство это повліяеть въ весьма благопріятномъ направленіи на быстроту перевозки запасовъ.

Собраннымъ въ Галиціи и Буковинъ войскамъ потребуется ежедневно 161,464 пуда разныхъ събстныхъ припасовъ. Для доставки этого груза въ область сосредоточенія понадобилось бы, при нормальных условіяхь, 13 пободовь. Желбонодорожная сёть австро-венгерского съверо-восточного фронта, какъ было выяснено, въ состояніи дать по 120 побадовъ въ сутки въ одну сторону; при такомъ графикъ, перевозка мъсячнаго запаса продовольствія могла быть исполнена въ три дня съ небольшимъ. На дълъ, однако, на такую быстроту разсчитывать нельзя. Запасы будуть доставляться почти исключительно изъ Венгріи и Трансильваніи; стало быть перевозить ихъ должны только тъ четыре дороги, которыя, переръзывая Карпаты, идуть изъ названныхъ областей въ Галичину. Максимальная провозоспособность ихъ опредълена въ 48 паръ поъздовъ въ сутки и, развивъ ея въ неріодъ стратегическаго сосредоточенія, дороги эти, безъ сомнінія, не могуть вынести такой работы въ теченіе всей войны. По двумъ этимъ обстоятельствамъ, разсчеть надо основывать не на 120 повзнахъ въ сутки, а всего на 24 повзда и на перевозку мъсячнаго запаса понадобится до 17 лней.

Та часть общаго заготовительнаго плана, которая касается обезпеченія войскъ мясомъ, заслуживаеть особаго упоминанія. Въ Германіи, на 100 жителей приходится 34 головы крупнаго рогатаго скота, а въ Австро-Венгріи—37 головъ. Размъры скотоводства въ этихъ государствахъ, слъдовательно, довольно значительны и, замъняя, по временамъ, говядину бараниной и свининой, интендантства, по всей въроятности, могли бы удовлетворять потребно-

сти войскъ въ мясъ. Но, техническія трудности, которыя приходится побороть при доставкъ мяса извнутри страны войскамъ, ведушимъ военныя дъйствія, настолько велики, что, за немногими исключеніями, придется основать довольствіе войскъ мясомъ на средствахъ театра войны. При перевозкъ по желъзнымъ дорогамъ мяса потребуются сложныя и дорого стоющія приспособленія, чтобы довести его по назначенію не испорченнымъ. Если вести живой скоть, то надо его кормить, а главное, понадобятся чрезмёрно большія перевозочныя средства. Для нормальнаго довольствія германскихъ и австрійскихъ войскъ надо будеть не менъе 3,245 головъ крупнаго рогатаго скота въ день, а чтобы перевезти ихъ потребуется 20 побздовъ, въ 20 вагоновъ каждый. По этимъ соображеніямъ, доставку мяса придется ограничить потребностью только тъхъ войскъ, которыя останутся въ раіонахъ сосредоточенія и при истощеніи м'єстных средствь не будуть располагать другими источниками для удовлетворенія своихъ потребностей. Въ остальныхъ случаяхъ, при недостаткъ мяса, надо будеть выдавать мясные консервы.

Все вышеизложенное позволяеть съ достаточнымъ основаніемъ заключить, что германскія войска начнуть кампанію, навърное не имъя прочно устроеннаго продовольственнаго базиса, а австровенгерскія войска по всей віроятности будуть находиться вы такомъ же положеніи. Для тъхъ и другихъ вопросъ о средствахъ театра войны получаеть не только первоклассное значеніе, но, по истинь, становится вопросомь о существованіи, по крайней мьрь, въ теченіе первыхъ трехъ, четырехъ мъсяцевъ по вступленіи ихъ въ предълы русской територіи. На подвозъ съ базиса продовольствія въ требуемомъ размірт разсчитывать нельзя; стало быть остаются только средства театра. Если театръ войны въ состояніи удовлетворить въ значительномъ размъръ продовольственнымъ требованіямъ союзныхъ армій, то онъ будуть въ состояніи продолжать кампанію, а если нътъ — имъ придется выждать сбора новаго урожая, чтобы интендантства могли произвести нужныя заготовки, а желъзныя дороги -- перевести запасы въ магазины базиса, откуда онъ будутъ развозиться по магазинамъ комуникаціонныхъ линій и пал'ве — войскамъ. Отсюда сл'вдуетъ, что анализъ условій, оть которыхь будеть зависить продовольствіе австрогерманскихъ войскъ по вступленіи въ предёлы Россіи, необходимо начать съ характеристики нашего западнаго пограничнаго пространства въ продовольственномъ отношении.

По понятнымъ причинамъ, мы не можемъ входить, въ данномъ случать, во вст подробности. По необходимости, намъ придется ограничиться лишь общими данными, но и этихъ данныхъ достаточно для надлежащаго выясненія вопроса. Русская часть Восточнаго театра, по опредъленію германскихъ военныхъ

писателей, включаеть 10 губерній царства Польскаго, четыре литовскія и бізорусскія губерніи: Ковенскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую, и двъ юго-западныя губерніи: Волынскую и Подольскую. Въ царствъ Польскомъ земледъліе составляеть главное занятіе населенія. Средній годовой сборъ зерноваго хлъба покрываеть продовольственныя надобности мъстнаго населенія и даеть, въ зависимости отъ урожая, болъе или менъе значительный остатокъ. Изъ числа земледъльческихъ продуктовъ, илущихъ на продовольствіе людей, болбе всего остается картофеля, затымь ржи и пшеницы. Ежегодно, пятая часть всего сбора расходуется на поствы, три-пятыхъ поступаетъ на продовольствие, а изъ остающейся затемъ одной иятой годового сбора двъ трети переработываются на винокуренныхъ, пивоваренныхъ и крахмальныхъ заводахъ, а одна треть, или приблизительно 1/14 часть ежегоднаго урожая остается для пополненія запасовъ и для продажи. При исчисленіи количества зерноваго хлібов, потребнаго иля продовольствія населенія, не приняты во вниманіе войска, постоянно расположенныя въ краб, численность которыхъ, какъ извъстно, весьма значительна. Чистый остатокъ хлъба поступаетъ, поэтому, прежде всего, на довольствіе квартирующихъ въ Варшавскомъ военномъ округъ войскъ, и только то, что не закуплено военнымъ въдомствомъ, продается за границу. Въ общемъ, экспортъ не великъ и вывозится преимущественно пшеница, льняное и другія съмена. Годовой сборъ фуражныхъ продуктовъ тоже даетъ избытокъ, равняющійся для овса, приблизительно, четвертой части урожая. Остатокъ фуража, равнымъ образомъ, поступаеть въ извъстномъ размёрё на довольствіе войскъ. Хлёбные запасы сберегаются до весны лишь немногими крупными землевладёльцами; большая часть жителей распродаеть свои избытки осенью и зимой. Въ царствъ нътъ такихъ пунктовъ, гдъ бы сосредоточивалась торговия хлъбомъ, а слъдовательно, имълись бы большіе хлъбные склады. Главный торговый рынокъ — Варшава. Польскія губерній бёдны скотомъ. Лошади, по большей части, малорослы и малосильны и для полевыхъ работъ употребляются преимущественно волы. Мясное довольствіе населенія не обезпечивается м'єстнымъ скотомъ и для городскихъ потребителей часть скота пригоняется изъ южныхъ губерній имперіи. Овцеводство въ лучшемъ положеніи, а свиней разводится очень много и они составляють предметь вывоза. Большихъ рынковъ скота въ крав нетъ.

Литовскія и бълорусскія губерніи, включаемыя въ составъ русской части Восточнаго театра, находятся въ гораздо худшихъ, чъмъ польскія губерніи, продовольственныхъ условіяхъ. Ковенской и Гродненской губерніямъ не достаетъ ржи и гречихи и недостатокъ этотъ едва возмъщается нъкоторымъ избыткомъ пшеницы и ячменя, послъдняго, впрочемъ, только въ Ковенской губерніи. Виленская чистор, въсте. э. Апръдь, 1891 г., т. хыу.

губернія производить довольно значительный избытокъ ржи, а въ Минской остается довольно много гречихи, но этимъ губерніямъ не достаетъ ячменя. Въ общемъ, получаются мало удовлетворительныя условія и о хлѣбныхъ запасахъ, особенно если принять во вниманіе многочисленность войскъ, здѣсь расквартированныхъ, не можетъ быть и рѣчи. Одинъ лишь годовой сборъ овса повсюду даетъ избытокъ, однако, не настолько значительный, чтобы можно было разсчитывать на большіе запасы фуража. Сѣна едва достаетъ для мѣстнаго потребленія. Болѣе значительнымъ пунктомъ торговли хлѣбомъ считается лишь Ковно. Лошадей мало и онѣ малорослы. Скотоводство находится на низкой степени развитія.

Юго-западныя губерніи, въ особенности Подольская, хлѣбородны и производять значительный избытокъ, за удовлетвореніемъ всѣхъ мѣстныхъ потребностей. Большихъ хлѣбныхъ рынковъ нѣтъ и здѣсь. Скотоводство относительно развито и губерніи отправляють скотъ, какъ въ Австрію, такъ и въ Привислянскій край.

Изъ этой общей характеристики нашего западнаго пограничнаго пространства въ продовольственномъ отношеніи, видно, что, являясь по преимуществу земледёльской областью, оно, тёмъ не менъе, не можетъ быть отнесено къ числу богатыхъ земледъльческими продуктами мъстностей. Мъстами есть излишекъ, мъстами-недостатокъ, и хотя общій балансъ представляеть неревъсъ производства надъ потребленіемъ, но избытокъ не остается на мъсть, а вывозится за предълы театра войны. Нигдъ нъть центровъ хлъбной торговли, гдъ можно было бы съ увъренностью разсчитывать на сборъ большихъ запасовъ. Варшава, Ковно, Бресть. гдъ находятся сравнительно значительные хлъбные рынкисильные укръпленные лагеря, которые придется брать правильной осадой. Свободная наличность разбросана по мелочамъ по всему обширному пространству въ 450,000 квадратныхъ верстъ и сборъ ея, при общемъ дурномъ состояніи путей сообщенія, представить много неудобствъ. Въ селахъ и деревняхъ хлѣбные запасы хранятся преимущественно въ зернъ, ихъ надо будетъ перемолоть, а такъ какъ число и сила мельницъ ограничена мъстной потребностью перемола, то въ этомъ отношении придется постоянно бороться съ затрудненіями. Войскамъ непріятельскихъ армій придется брать силой каждую четверть хлібов, потому что у большинства жителей останется только строго необходимое до новаго урожая количество продовольствія. Объ открытіи рынковъ, куда бы населеніе свозило събстные припасы и продавало ихъ за деньги, собранныя предварительно съ тъхъ же жителей, объ этомъ пріемъ, который не разъ давалъ блестящіе результаты во франко-прусскую войну, въ настоящемъ случав, очевидно, не можетъ быть и ръчи. Уменьшение наличности хлъба надо ожидать также и оттого, что наши войска поторопятся заблаговременно собрать все, что возможно, въ пограничномъ раіонъ, чтобы создать продовольственныя затрудненія непріятелю и облегчить собственное снабженіе.

Относительно довольствія войскъ мясомъ, условія надо признать, въ общемъ, болѣе благопріятными. При всей недостаточности развитія скотоводства, абсолютныя цифры скота довольно значительны, а такъ какъ количество скота мало измѣняется въ теченіе года, то непріятельскія войска могутъ разсчитывать, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, на успѣхъ реквизицій скота. Обстоятельство это снимаетъ большую тяжесть съ интенданствъ союзныхъ армій. Надо имѣть, все-таки, въ виду возможность для населенія угнатъ болѣе или менѣе значительную часть скота. Наконецъ, по мѣрѣ истощенія наличности на театрѣ войны, вопросъ о снабженіи оперирующихъ войскъ мясомъ снова получитъ острый характеръ.

Фуражныя средства, судя по значительному избытку овса и въ виду возможной замёны сёна травой, должны быть въ странё. Но на своевременный сборъ запасовъ овса будетъ, конечно, обращено особое вниманіе русскихъ военныхъ властей и, благодаря этому, количество свободной наличности существенно сократится. Кромѣ того, при огромномъ конскомъ составѣ армій вторженія и при большомъ отпускѣ военнаго времени, потребленіе фуража пойдетъ очень быстро. Независимо нормальнаго обоза военнаго времени, весьма значительнаго, понадобится сформировать большіе траспорты обывательскаго обоза, что увеличитъ расходъ фуража.

Итакъ, вслъдствіе относительно малой производительности страны, невыгоднаго распределенія продуктовь и по неудобствамь пользованія ими, наше западное пограничное пространство не можетъ долгое время удовлетворять тёмъ продовольственнымъ требованіямъ, которыя союзнымъ арміямъ желательно было бы предъявить къ нему. Средства русской части Восточнаго театра войны не соотвътствуютъ численности войскъ, предназначенныхъ для операцій въ ея предёлахъ и вёроятной продолжительности кампаніи. Подвозъ продовольствія съ базиса перешедшимъ границу войскамъ станетъ по прошествіи нікотораго времени главнымъ способомъ обезпеченія довольствія войскъ провіантомъ и фуражемъ. Помощь, которую въ началъ кампаніи могуть оказать мъстныя средства. измъняется въ зависимости отъ направленія операціонныхъ линій. Въ наиболье благопріятныхъ условіяхъ будеть находится частная австрійская армія, наступающая къ Кіеву по Волыни и Подолью, въ наименъе благопріятныхъ-прусскія арміи, двигающіяся изъ Восточной Пруссіи противъ укрупленныхъ линій Нъмана и Бобра. Для тъхъ армій, ближайшимъ объектомъ наступленія которыхъ будеть указана укръпленная линія Вислы, помощь мъстныхъ средствъ ослабляется необходимостью назначить въ составъ армій значительныя массы войскъ. По завислянскому

участку царства Польскаго и вдоль сравнительно узкой полосы праваго берега Вислы, пройдуть, въроятно, четыре арміи, направляясь къ Новогеоргіевску, Варшавъ и Ивангороду. Движеніе по всъмъ операціоннымъ линіямъ будеть медленное, такъ какъ многочисленныя арміи не могутъ ходить быстро, а на нъкоторыхъ линіяхъ и сосредоточенное, вслъдствіе чего нельзя будеть распространять въ стороны раіонъ реквизицій. Чъмъ ближе будуть подходить войска къ укръпленнымъ линіямъ, тъмъ болье они должны стягиваться, вслъдствіе близости непріятеля, и, наконецъ, начнуть застаиваться, быстро съъдять все, что найдется на мъстъ, и подвозъ съ базиса останется уже единственнымъ средствомъ для обезпеченія ихъ продовольствія.

Считается, что германская армія хорошо усвоила ум'тье жить насчеть театра войны и привыкла основывать свое продовольствіе главнымъ образомъ на реквизиціяхъ. При военныхъ дъйствіяхъ на територіи «отъ Вислы до Днвира» этому умвнью предстоить серьезное испытаніе. Потребуется вся энергія и систематичность дъйствій, на которыя только способны различные германскіе и австро-венгерскіе штабы и управленія, чтобы собрать въ занимаемыхъ ими областяхъ имъющуюся наличность продовольственныхъ продуктовъ и избавить войска отъ нужды въ теченіе тёхъ мъсяцевъ, пока запасы базиса будутъ состоять преимущественно ивъ консервовъ. Трудности задачи не ограничатся однимъ сборомъ мъстныхъ средствъ; надо ихъ еще своевременно доставить войскамъ. Наконецъ, «борьба съ голодомъ», различныя перепетіи которой были очерчены выше, получить крайнее напряжение, когда союзнымъ арміямъ придется согласовать боевыя и продовольственныя требованія.

Общій характеръ современныхъ войнъ опредёляется словами «масса силъ, быстрота дёйствій». Пруссаки выработали эти положенія, примёнили ихъ въ кампанію 1870—1871 годовъ и на нихъ основывають свой успёхъ въ будущихъ войнахъ. Но уже теорія выясняеть, что названныя положенія противорёчать условіямъ удобнаго продовольствія войскъ. Надо устроить продовольствіе въ обширныхъ размёрахъ, а времени дается на это немного; надо уравновёсить быстроту подвоза и доставки запасовъ съ быстротой передвиженія войскъ, а средства для этого имёются ограниченныя. Для войны на Восточномъ театрё союзникамъ, безспорно, удастся выставить «массу силъ», но «быстроты дёйствій» они едва ли достигнуть; заботы о продовольствіи, какъ тяжелыя оковы, лягуть на войска и зачастую будуть лишать ихъ не только быстроты, а даже и свободы дёйствій. Развитіе военныхъ операцій непремённо придется подчинить продовольственнымъ соображеніямъ.

Согласно принятымъ нормамъ, германскія войска двинутся въ походъ, имъя на людяхъ трехдневный запасъ продовольствія, въ-

сомъ въ 71/2 фунтовъ. На лошаняхъ полагается имъть еще лневную дачу овса. Ранцевый запась въ австрійской арміи опрельленъ въ  $6^{1/2}$  фунтовъ въ пъхотъ и въ  $7^{3/4}$  фунтовъ въ кавалеріи. которая имъеть еще съ собой слишкомъ двухдневную дачу овса. При такихъ нормахъ тяжесть солдатской ноши признается почти чрезмърной и на практикъ надо ожидать скоръе сокращенія ранцевыхъ запасовъ, чёмъ увеличенія ихъ. Слёдующую категодію подвижныхъ продовольственныхъ запасовъ составляють запасы войсковаго обоза. Въ германской армін возимый запасъ для людей сосредоточень въ корпусномъ обозъ, гдъ полагается имъть продовольствія на четыре дня; весь фуражь возится, напротивь, въ дивизіонномъ обозъ, именно: на три дня овса для артилерійскихъ лошадей и на одинъ день-для подъемныхъ. Опыть войны съ Франціей показалъ, однако, что германская армія не въ состояніи обойтись безъ продовольственнаго запаса въ полковомъ обозъ; она возила его на два, на три дня, но только не въ казенныхъ, а въ реквизиціонныхъ повозкахъ. Поэтому, дъйствительное количество германскаго войсковаго продовольственнаго обоза, безспорно, превысить штатное. Въ Австріи продовольствіе полагается вести исключительно въ полковомъ и ливизіонномъ обозъ: для людей на шесть дней, а для всёхъ лошадей: овса на шесть дней, а свна на четыре дня. Наконецъ, значение подвижныхъ магазиновъ, доставляющихъ продовольствіе изъ неподвижныхъ магазиновъ различныхъ наименованій, имъють въ Германіи провіантскіе транспорты, а въ Австріи-полевые продовольственные магазины; тъ и другіе состоять при корпусахь и могуть поднять шестидневный продовольственный запась на весь личный и конскій составь армейскаго корпуса.

Не легко представить ту массу перевозочныхъ средствъ, которая потребуется, чтобы вести 12-ти дневный запасъ продовольствія на 2.000,000 челов'якь и 440,000 лошадей. Между тімь, даже по сознанію самихъ прусскихъ военныхъ авторитетовъ, запасъ этотъ, установленный по указаніямъ опыта войнъ въ западно-европейскихъ странахъ, недостаточенъ при операціяхъ въ Польшъ и Литвъ и они настаивають на его увеличении. Возить восьмидневный запась въ войсковомъ обозъ и имъть полвижной магазинь, способный въ одинь разъ поднять такое же количество продовольствія-требованіе это выставляется категорически и его придется выполнить. Неудовлетворительное состояние путей сообщенія ваставить облегчить грузь каждой повозки, противь нормальнаго, а это тоже поведеть къ увеличенію обоза. Если, наконецъ, принять во вниманіе, что кром' продовольстія войска должны имъть съ собой огнестръльные припасы, вещевыя запасы и т. д., то о быстротъ движеній, а, слъдовательно, и развитіи операцій нечего будеть думать. Отдёльные люди будуть чрезмёрно обременены ношей, а войсковыя части-колоссальнымъ обозомъ.

Порядокъ и скорость пополненія подвижныхъ запасовъ находятся въ прямой зависимости отъ разстояній до расходныхъ и этапныхъ магазиновъ, которые, въ свою очередь, питаются изъ главныхъ и другихъ магазиновъ базиса. Опытъ доказалъ, что при наступательныхъ дъйствіяхъ нельзя удаляться отъ неподвижныхъ магазиновъ далъе 100 верстъ, если сообщение производится по обыкновеннымъ дорогамъ. Наступая, нужно подвигать за собой сообщение по жельзной дорогь, чтобы не переходить указаннаго предёла, или устроивать промежуточный базисъ. Союзникамъ придется дёлать и то и другое. Арміи, наступающія отъ Познани и Перемышля къ Варшавъ, не могутъ воспользоваться немедленно желъзными дорогами, какъ комуникаціонными линіями, потому что ихъ нътъ; надо будетъ соединять рельсовыми путями въ этомъ направленіи германскую и австрійскую жельзнодорожныя съти съ русской. Затъмъ, при современномъ развитіи нашей желъзнодорожной съти, союзныя войска зачастую будуть удаляться отъ конечных занятых ими станцій на болбе значительное разстояніе, чёмъ это надобно для обезпеченія продовольствія. Такимъ образомъ, желъзнодорожнымъ войскамъ союзниковъ придется производить обширныя работы, какъ по исправленію испорченныхъ линій, такъ и по сооруженію новыхъ. Следуеть предвидеть также не маловажныя работы по приведенію хотя бы въ сносное состояніе шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ края. Наконецъ, продвинувшись на значительное разстояние вглубь страны, союзники будуть поставлены въ необходимость устроивать промежуточный базисъ и даже, въроятно, не одинъ.

За этими главными ваботами блёднёють второстепенныя, которыя, однако, взятыя сами по себъ, существенно важны. Сколько труда и какая масса приспособленій потребуется, чтобы выпекать нужное количество хльба, а затымь обращать его въ сухари, такъ какъ, вслъдствіе быстрой порчи хльба, большинство войскъ придется перевести на сухарное довольствіе. Сколько хлопоть вызоветь образование гуртовь бойнаго скота, продовольствие ихъ, слъдованіе за войсками. Съ какими затрудненіями придется бороться на каждомъ шагу, чтобы обезпечить войскамъ довольствіе горячей пищей. Чъмъ болъе входишь во всъ хозяйственныя подробности, тъмъ сложнъе и запутаннъе представляется колоссальная задача продовольствія двухмиліонной арміи, которая основала свой успъхъ на быстротъ дъйствій, должна во что бы то ни стало спъшить впередъ, проходить огромныя пространства, дорожить каждымъ днемъ сравнительно короткаго періода, удобнаго для военныхъ лъйствій.

Изложенныя данныя и соображенія относительно условій продовольствія союзныхъ войскъ въ войнѣ на восточномъ театрѣ позволяють сдѣлать нѣкоторые общіе выводы. Представляется,

прежде всего, несомнъннымъ, что современный численный составъ сухопутныхъ силъ въ Германіи и Австро-Венгріи настолько непропорціоналенъ численности мужскаго населенія имперій, что въ случав продолжительной войны производительности названныхъ государствъ угрожаеть серьезный кризисъ. Довеля свои вооруженія до крайняго преділа, союзныя державы нарушили необходимое равновъсіе между боевыми силами и экономическими средствами страны. Последствія этого увлеченія лягуть всей своей тяжестью на союзниковъ при открытіи наступательныхъ военныхъ дъйствій на Восточномъ театръ. Для первоначальнаго обезпеченія продовольствіемъ сосредоточиваемыхъ на границахъ войсковыхъ массъ потребуется въ значительной степени законченная заблаговременная подготовка продовольственнаго базиса. Потребность въ продовольствіи, по причинъ огромной численности армій, будеть настолько велика, а мъстныя средства относительно столь малы, что разсчитывать на нихъ нътъ основанія. Окончательное устройство базиса, которое, по всей въроятности, надо будетъ выполнить въ концъ іюня, вызоветь крайнія затрудненія. Германскія войска начнуть кампанію ранбе чомь интенданство справится съ этой задачей; въ томъ же положении, по всей въроятности, будутъ находиться и австрійскія войска. Продовольственные запасы базиса будутъ состоять преимущественно изъконсервовъ. Вообще, консервамъ предстоить въ будущей войнъ на Восточномъ театръ весьма значительная роль какъ по недостатку другого вида довольствія, такъ и по трудности перевозки продовольствія по обыкновеннымъ дорогамъ. Средства русской части Восточнаго театра не соотвътствують численности войскъ, предназначенныхъ для операцій въ ея предёлахъ и в'вроятной продолжительности войны, такъ что подвозъ продовольствія съ базиса не замедлить стать для союзных армій главным способом обезпеченія довольствія войскъ провіантомъ и фуражомъ. Пользованіе средствами театра войны крайне затрудняется невыгоднымъ распредвленіемъ продуктовъ и неудовлетворительностью путей сообщенія. Продовольственные обозы союзниковъ получать чрезвычайные размъры и, вообще, противоръчіе между боевыми и продовольственными требованіями приметь настолько острый характеръ, что о быстромъ развитіи военныхъ операцій не можетъ быть и ръчи. Союзныя войска будуть находиться въ безпрерывной борьбъ съ голодомъ и побъда надъ нимъ можетъ быть куплена лишь цёной крайняго напряженія, а зачастую и отказа отъ достиженія существенныхъ боевыхъ целей.

Можетъ показаться, что изложенные выводы противоръчатъ фактамъ какъ разъ той кампаніи, которая велась пруссаками по указаннымъ выше принципамъ: «масса силъ, быстрота дъйствій», т. е. войнъ 1870 — 1871 гг. На самомъ дълъ, какъ бы вопреки

встмъ теоретическимъ разсчетамъ, пруссаки быстро довели при столкновеніи съ Франціей дело до победоностнаго конца. Стало быть, они могуть это сдёлать и въ будущую войну на Восточномъ театръ. Однако, такое заключение представляется совершенно неосновательнымъ. Начать съ того, что численность вторгнувшихся во Францію войскъ значительно менте численности полчищъ, предназначенныхъ для вторженія въ Россію. Затёмъ, по богатству мъстныхъ средствъ, а главное, по удобству пользованія ими, французскій театръ несравненно благопріятнье для наступающаго, чьмъ русскій. Наконецъ, не смотря на всѣ эти выгодныя условія, германскія войска неоднократно теривли крайнюю нужду въ продовольствіи и только вследствіе полнаго упадка предпріимчивости у противника усиввали устранить кризисъ. Достаточно проследить исторію «борьбы съ голодомъ» хотя бы арміи принца Фридриха-Карла, чтобы убъдиться, какъ рискованно много разъ было положеніе этой арміи, и какъ случайна была ея побъда надъ голодомъ, съ которымъ она начала бороться еще въ баварскомъ Пфальцъ, слъдовательно, въ союзной странъ и, не переставая, боролась до последнихъ дней, постоянно рискуя погибнуть. Такіе счастливые случаи удачнаго выхода изъ критическаго положенія въ исторіи не повторяются.

В. Недзвъцкій.





## ВОСПОМИНАНІЯ АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ Л. М. ЛЕОНОВОЙ ').

X.

Санъ-Франциско.—Отель «Palas».—Предложеніе австралійскаго антрепренера.— Концертъ и постановка оперы «Трубадуръ».— Тихо-Океанская желівная дорога.—Наглое воровство.—Чикаго.—Нью-Іоркъ.—Неудача въ Филадельфін.— Всемірная выставка.—Отплытіе въ Англію.—Лондонъ.—Изв'єстіе объ объявленіи войны Турціи.—Лондонскій театръ.—Отъ'яздъ въ Парижъ.

Ъ С.-ФРАНЦИСКО я остановилась въ отелѣ «Palas». Отель этотъ содержатъ негры на паяхъ. Сами пайщики и прислуживаютъ, одѣтые какъ настоящіе джентльмены, въ черные фраки, бѣлые галстуки и безукоризненно бѣлое бѣлье, что составляетъ оригинальный контрастъ съ ихъ черными физіономіями. Въ нижнемъ этажѣ находится

зала, которая служить исключительно пріемной и въ которой прівзжающіе ожидають свъдъній, какіе есть свободные номера. Зала прелестна, круглая, покрытая роскошными коврами, украшенная громадными зеркалами, великольными картинами и богатыми портьерами. Посрединъ стоить громадный круглый столь, на которомъ разбросаны всевозможныя газеты, журналы, книги. Однимъ словомъ, обстановка напоминаеть дворецъ. Номера раздъляются великольпымъ мраморнымъ коридоромъ; дворъ съ мрамор-

<sup>1)</sup> Окончаніе, См. «Историческій Въстникъ», т. XLIII, етр. 632.

нымъ поломъ и покрытъ стеклянной крышой. Сообщение съ этажами производится при помощи подъемной машины, устроенной въ видъ кабинетика съ бархатными диванчиками и убраннаго растениями.

Замъчательно, что въ С.-Франциско чъмъ квартира выше, тъмъ она ценится дороже, входить же по лестницамъ не приходится, благодаря подъемнымъ машинамъ. Въ отелъ «Palas» номера великолъпно меблированы, всюду ванны и т. п., особенно же удивило меня то, что въ каждомъ номеръ громаднъйшая двухспальная кровать. Впоследствии я узнала происхождение обычая ставить подобныя кровати во всъхъ номерахъ, а именно: при основаніи города, первые жители его были исключительно трудящіеся и имъ приходилось спать неболье четырехь часовь въ сутки, а такъ какъ жары тамъ непомърныя, то жители устроивали себъ такія широкія кровати для того, чтобы, когда отъ жара спящій захочеть перевернуться на другой бокъ, то можетъ лечь на свъжее мъсто. Обычай этотъ укоренился въ С.-Франциско до такой степени, что и теперь даже бъднякъ спить на широкой постели. Посмотръвъ нъсколько номеровъ, я выбрала себъ прекрасное помъщеніе, за которое платила, вмъстъ съ завтракомъ и объдомъ на двоихъ, пять долларовъ въ сутки. По желанію, можно объдать за общимъ столомъ, въ громадныхъ залахъ, или же въ отдёльныхъ маленькихъ комнаткахъ, кому какъ угодно.

Когда я выбрала номеръ, мнѣ предложили, если я желаю видъть русскія газеты, перейти въ первый этажъ. Глазамъ моимъ представилась цѣлая вереница комнатъ, поражающихъ своей роскошью, и которымъ, казалось, не было конца: дамская уборная, дамскій кабинетъ, гостиная, вся отдѣланная розовымъ деревомъ съ золотомъ (и стѣны, и мебель); затѣмъ читальня, въ которой были всевозможныя газеты, журналы всего міра; карточная комната, танцовальная зала—все это только для дамъ, для мужчинъ же существуетъ другое, вдвое большее помѣщеніе.

За объдомъ меня удивили роскошные туалеты здъшнихъ дамъ; столько брилліантовъ, столько драгоцънныхъ украшеній, что невольно приходило въ голову, что же остается послъ этого надъть для концерта. Но какъ я узнала потомъ, здъсь одъваются самымъ роскошнымъ образомъ только къ объду, или къ выходу на прогулку.

Объдъ состоялъ изъ шести блюдъ; въ концъ подавали чудныя густыя сливки и землянику-викторію, величиною по крайней мъръ съ наши крупныя сливы; такой я никогда нигдъ не видывала.

Самый городъ С.-Франциско поразилъ меня своимъ великолъпіемъ. Я думала, что С.-Франциско по отношенію къ Нью-Горку, тоже, что Харьковъ относительно Петербурга и Москвы, но, какъ потомъ я имъла возможность сравнить, С.-Франциско уступаетъ Нью-Горку только по величинъ, но не по красотъ и удобствамъ. Въ С.-Франциско я была уже нъсколько извъстна, потому-что когда я была еще въ Нагасаки, консулъ разослалъ мои портреты по магазинамъ С.-Франциско и позаботился черезъ американскія газеты познакомить американскую публику со мной, такъ что, когда я пріъхала, въ тоть же день явился ко мнѣ антрепренеръ изъ Австраліи и, даже не прослушавъ моего пѣнія, предложилъ мнѣ отправиться въ Австралію на всемъ готовомъ съ жалованьемъ по три тысячи долларовъ въ мѣсяцъ, но съ тѣмъ, чтобы черезъ день уже выѣхать вмѣстѣ съ нимъ. Когда я представила себъ, что принявъ его предложеніе, должна буду тотчасъ же опять плытъ Тихимъ океаномъ и не 19-ть сутокъ, а 30-ть, мнѣ сдѣлалось до такой степени страшно, что сгоряча я отвѣчала ему, что не возьму за такую поѣздку и сто тысячъ.

Вскор'в начались хлопоты по устройству концерта. Когда посланы были объявленія въ разныя газеты, является ко мнъ какой-то господинъ и поясняетъ, какое значение имфетъ его газета. Разговоръ происходилъ черезъ переводчика. Слышу, какъ господинъ этотъ читаетъ переводчику цёлый исписанный листъ, упоминая безпрестанно и самымъ грубымъ образомъ мою фамилію. Затёмъ послёдовалъ длинный и крупнаго свойства разговоръ между ними. Переводчикъ подходитъ ко мнв и говоритъ, что необходимо выдать этому редактору 200 долларовъ, потому-что газета его существуетъ исключительно пасквилями, что у него готовы уже двъ статьи обо мив совершенно противоположнаго свойства. Въ одной, которую по объему можно назвать цёлымъ сочиненіемъ, говорилось противъ меня и она кончалась темъ, что Леонова эта не артистка, а просто бъглая изъ Сибири. Въ другой же статъъ авторъ разсыпался въ похвалахъ мнъ и превозносилъ меня до небесъ. Что было дълать? Конечно, я принуждена была выдать 200 долларовъ. Вотъ до чего дошла въ С.-Франциско спекуляція!

Послъ двухънедъльныхъ хлопотъ и приготовленій, концерть состоялся и имълъ громадный успъхъ. Зала совершенно была полна. Сбору получилось около трехъ тысячъ долларовъ, но очистилось не болъе тысячи, все остальное пошло на расходъ!

Для распространенія объявленій о концерть, въ С.-Франциско и вообще въ Америкъ практикують пріемы, очень меня удивившіє; лічи вижу заборь, на которомъ громадными буквами значится: Д. Леонова; на конкъ на билетахъ: концерты Д. Леоновой тогда-то; иду по улицъ и вижу между тротуаромъ и панелью, а въ нъкоторыхъ мъстахъ просто на панели: концертъ Д. Леоновой. Разносчики на улицахъ раздаютъ прохожимъ безплатно маленькія афишки. Мнъ объяснили причину такихъ пріемовъ: американцы по характеру своему такъ дъятельны, голова у нихъ такъ занята, что они не смотрятъ по сторонамъ, но когда идутъ и къ тому же спъщать, то, конечно, должны смотръть подъ ноги,

и воть объявление на панеляхъ невольно бросается имъ въ глаза, точно также и на билетахъ конки.

Послъ моего успъщнаго концерта, явился ко мнъ когда-то знаменитый бась нашей итальянской оперы, Формесь, съ выраженіемъ сожальнія, что я прівхала какъ разъ по окончаніи опернаго сезона въ С.-Франциско, и предложилъ мнв дать оперу «Трубадуръ», которую я такъ хорошо исполняла, говоря, что есть еще возможность уговорить пъвицу и тенора отложить ихъ отъездъ. Такимъ образомъ соорудили «Трубадура». Я согласилась пёть конечно болъе для славы; спектакль этотъ не могъ принести мнъ много выгодъ на томъ основаніи, что я должна была оплатить и хористовъ, и солистовъ. Большой и роскошно отделанный театръ былъ совершенно полонъ и сбору было болъе 3-хъ тысячъ долларовъ, изъ которыхъ мив очистилось только 700 долларовъ, все остальное пошло на устройство и плату участвующимъ. Всъ газеты меня расхвалили; всёмъ бросилось въ глаза то, что до сей поры Азучену представляли всегда молодой цыганкой и красавицей. «Маdame Леонова, — говорилось въ одной изъ рецензій, — не щадя себя, дала намъ возможность увидёть понятный типъ Азучены, созданный ею; раньше же типъ этоть, столько разъ виденный нами, оставался для насъ неяснымъ».

Покончивъ съ спектаклемъ и съ концертами въ С.-Франциско, нужно было подумать какъ перебраться по Тихо-Океанской жельзной дорогъ въ Нью-Горкъ. Въ одинъ прекрасный день въ газетахъ появилось слёдующее заявленіе: «Извёщаемъ публику, что въ настоящее время опасность для пробажающихъ по Тихо-Океанской дорогъ не такъ велика, потому-что дикіе направили свой путь въ горы». Нужно зам'єтить, что пробадъ по этой дорог'є бываеть часто опасень, такъ какъ дикіе, конечно съ цълью грабежа, причиняють много крушеній повздовь. Зная это, на душь было не совсемь покойно, брало сомнение, какъ пуститься въ этотъ громадный путь, но въ концъ концовъ нужно же было ъхать волей или неволей. Въ назначенный для отъбада день, утромъ, русскій священникъ Кедроливанскій прислаль мнв такое количество разныхъ събстныхъ припасовъ, что я удивилась и не понимала для чего онъ это сдёлаль. Оказалось, что на Тихо-Океанской желёзной дорогъ иногда дня три невозможно бываеть ничего достать на станціяхъ; конечно, я была очень благодарна предупредительности священника.

Американскіе вагоны совершенно особаго устройства; днемъ у васъ прекрасное пом'єщеніе—бархатныя скамейки, столикъ передъними, а ночью раскидываются на этомъ же м'єстъ широкія кровати, такъ что я съ своимъ кроликомъ пом'єщалась прекрасно: онъ могъ б'єгать, 'єсть и спать отлично.

Въ одномъ мъстъ поъздъ остановился и мы должны были вер-

сты три или четыре перевхать на лошадяхъ. На этомъ мъстъ не было сообщенія по жельзной дорогь потому, что незадолго пълый повздъ провалился здъсь и, говорятъ, это было дъломъ дикихъ.

Замъчательно было мъстечко, гдъ три разныя желъзныя дороги проходять по одной и той же горь въ разныхъ направленіяхъ и всъ три поъзда видны были въ одно и то же время. Нашъ поъздъ въ верхней части горы, второй ниже и третій въ самомъ низу. Это необыкновенно красиво! Наконецъ, желъзная дорога полнимается на вершину горы, гдъ въ нъкоторыхъ мъстахъ лежалъ даже снътъ. Это было въ концъ мая. Взобравшись къ ночи на гору, мы вет уснули и спали такъ кртпко и долго, что когда проснулись на другой день уже поздно, то всъ чувствовали страшную головную боль. Оказалось, что въ топившіяся печи было нарочно подложено какое-то особенное, усыпляющее вещество. Когда всъ кръпко уснули неестественнымъ сномъ, воры взобрались на верхнія кровати и унесли все, что было возможно. Сосъдъ мой разсказываль, что онь положиль свое платье къ стенке, около головы, а когда проснулся, то все это было разбросано на немъ въ самомъ небрежномъ видъ и у него вытащили 80 долларовъ. О случав этомъ никто изъ пассажировъ, конечно, не заявилъ, изъ боязни, что могуть попросить остаться на станціи для разслёдованія.

Наконець, подъёзжаемъ къ знаменитому городу Чикаго, замѣчательному кромѣ всего тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ улицахъ всѣ дома построены исключительно изъ бѣлаго и розоваго мрамора. Эти дома изготовляются на фабрикахъ и куски мрамора, изъ которыхъ они складываются, такъ велики, что, напримѣръ, цѣлый громадный уголъ дома состоитъ изъ одного куска. Три большія улицы построены такимъ образомъ. Средняя главная улица красоты неописанной; нигдѣ, ни въ Парижѣ, ни въ Лондонѣ, нѣтъ ни одного подобнаго дома. Такихъ огромныхъ стеколъ, какъ въ Чикаго я также нигдѣ не видѣла. Какихъ бы размѣровъ ни была рама, окно всегда въ одно стекло. Съ какой быстротой строятся въ Чикаго дома, можно судитъ изъ того, что въ нѣсколько дней противъ отеля, гдѣ я останавливалась, выросъ громадный мраморный домъ и мнѣ объяснили, что всѣ его части готовы уже были раньше на фабрикѣ и почти весь домъ перевезенъ на мѣсто готовымъ.

Наконецъ, я прибыла въ Нью-Іоркъ, поражающій главнымъ образомъ своимъ необычайнымъ движеніемъ, —вездѣ жизнь, суматоха, экипажи, омнибусы, пѣшеходы, все это куда-то спѣшитъ, несется. Конно-желѣзныхъ дорогъ въ Нью-Іоркѣ было тогда несравненно меньше, нежели въ С.-Франциско. Пріѣхала я въ самое глухое время, въ началѣ іюня. Не было ни концертовъ, ни театровъ, только въ громадномъ манежѣ Офенбахъ давалъ свои оркестровые вечера. Такъ какъ дѣлать мнѣ въ Нью-Іоркѣ было не-

чего, то я поторопилась убхать въ Филадельфію, гдб въ то время была всемірная выставка.

Въ полной увъренности, что мнъ удасся привести въ исполненіе желаніе мое познакомить американцевъ съ русской музыкой, я, прібхавь въ Филадельфію, тотчась же начала хлопотать объ устройствъ концерта. Но, къ несчастію, мое желаніе не исполнилось. Въ Нью-Іоркъ дали мнъ адресъ капельмейстера оперы въ Филадельфін; я показала ему партитуры, которыя можно было бы исполнить въ концертъ, и онъ, какъ музыкантъ, желавшій познакомиться съ русской музыкой, радъ быль это сдёлать, но предложиль мит остаться для концерта до октября, т. е. итсколько мтсяцевъ, объясняя, съ прискорбіемъ, что въ данное время нельзя никакимъ образомъ устроить концертъ, потому-что здёсь находится Офенбахъ, который соединилъ всё оркестры въ одинъ и давалъ замъчательные концерты. Затъмъ капельмейстеръ спросилъ меня. съ какой цёлью я хочу дать концерть, для славы или для денегь. Я отвётила, что главнымъ образомъ для того, чтобы показать русскую музыку. Тогда онъ пригласилъ меня участвовать въ его концертахъ, которые составлялись изъ разныхъ пъвцовъ, пъвицъ и отдёльных инструментовь. Прежде чёмь на это согласиться, я повхала въ одинъ изъ его концертовъ и увидела, что это слишкомъ мизерно: громадный театръ и въ немъ пъвецъ или пъвица, за 300, 400 долларовъ, поетъ подъ аккомпаниментъ фортепіано; къ тому же все это было такъ рутинно, что я сочла лучшимъ не появляться совсёмь, нежели пёть въ такой обстановке. Нельзя было не воспользоваться пребываніемъ въ Филадельфіи, чтобы не взглянуть на выставку. Дъйствительно было что посмотръть, но чтобы хорошенько все видъть, требовалось много времени; на каждое отдъленіе пришлось бы посвятить по крайней мъръ день, а отдъденій были тамъ сотни. У меня остались въ памяти некоторые предметы, особенно замъчательные. Напримъръ, очень меня удивила величина земляники, — ягоды положены были рядомъ, начиная съ обыкновенной, постепенно все большаго и большаго размъра и кончая ягодой величиною по крайней мъръ въ апельсинъ, такъ чтобы можно было прослъдить изъ какой маленькой ягодки выведена эта большая. Поразителенъ быль французскій отдёль: кружева всёхъ возможныхъ сортовъ, въ томъ числъ разныя мантильи; я не могла удержаться и пріобрела себе громадный карэ-платокъ, замечательный шантильи; пріобрёла его на томъ основаніи, что, какъ объяснили миъ, плести такихъ кружевъ больше не будутъ. Заплатила я за него 2.500 франковъ. Въ одномъ изъ отдъловъ было большое скопленіе публики; меня это заинтересовало; оказалось, что зд'ёсь раздають желающимь, оть выставки, за подписями директоровь, удостовърение въ томъ, что получившій его быль на выставкъ. Мит особенно нужно было это и я съ удовольствиемъ заплатила

долларъ за такой листь. Деньги, вырученныя за эти листы, предназначались на благотворительныя дёла и сборъ составилъ, говорятъ, сотни тысячъ. Я скоро распрощалась съ Филадельфіею, хотя мнѣ очень хотѣлось остаться еще, но жизнь тамъ была такъ дорога, что нужно было торопиться выёздомъ. Пріёхавъ обратно въ Нью-Іоркъ, я поспѣшила взять билетъ на пароходъ, отплывавшій въ Англію. Мною начало овладѣвать нетерпѣніе поскорѣе добраться до родины. Какъ ни хорошо, ни интересно было вездѣ, гдѣ я побывала, но именно, во время путешествія, во всей силѣ сказалось чувство привязанности къ родной странѣ.

Атлантическій океанъ показался мнѣ пустякомъ сравнительно съ Тихимъ океаномъ. Двигаясь по морю, какъ будто по большой дорогѣ, направо и налъво безпрерывно встрѣчаются разныя суда и пароходы, чего въ Тихомъ океанѣ не было.

Послѣ благополучнаго плаванія, наконець, мы добрались до Лондона. На пароходъ тотчась же явились таможенные чиновники и насъ, какъ громомъ, поразило извѣстіе, что Россія объявила войну Турціи. Это совершенно разстроило мои планы: я хотѣла проѣхать черезъ Константинополь, чтобы кстати посмотрѣть и этотъ городъ. Теперь же, съ объявленіемъ войны, маршрутъ мой, конечно, долженъ былъ измѣниться.

Лондонъ мнѣ не понравился: почему? не съумѣю даже этого объяснить: я пріѣхала осенью, когда въ Лондонѣ кончается сезонъ театровъ и концертовъ. На другой день моего пріѣзда, давали второй разъ «Аиду» съ Патти. Я отправилась въ спектакль, чтобы видѣть здѣшній театръ и составить понятіе о лондонской публикѣ; пѣвцовъ же я внала почти всѣхъ. Роскошно одѣтыя дамы пріѣхали въ ложи съ букетами. Смотрю, и въ первый рядъ креселъ пробираются дамы также съ букетами. Меня очень интересовало, какъ будутъ бросать эти букеты на сцену. Каждый актъ жду, что будетъ; но дамы продолжаютъ держать букеты. Кончается спектакль. Вотъ, думаю, теперь начнется бросаніе букетовъ; но увы! всѣ дамы, какъ пришли, такъ и ушли съ букетами. По окончаніи спектакля, публика вызывала артистовъ два-три раза и очень холодно, хотя исполненіе было очень хорошее, и оркестръ превосходный.

Такъ какъ сезонъ въ Лондонъ кончился, и мнъ нельзя было расчитывать устроить что-нибудь, то я и посиъщила черезъ Діэпъ уъхать въ Парижъ.

Въ этотъ прібздъ мой въ Парижъ я исключительно занялась своимъ туалетомъ, для того, чтобы, прібхавъ въ Петербургъ, показать моимъ завистникамъ, что до путешествія своего я никогда не могла имътъ подобныхъ туалетовъ.

## XI.

Возвращеніе въ Петербургъ.—Рискъ погибнуть отъ неосторожности пьянаго извозчика.—Намъреніе кончить артистическую карьеру.—Приглашеніе участвовать въ благотворительномъ концертъ.—Репетиція въ колодной залъ.—Простуда. — Мои нравственныя страданія.—Недоброжелательство капельмейстера Н.—Мой концертъ въ Купеческомъ собраніи.—Смерть Өедорова.—Странное совпаденіе.—Композиторъ Мусоргскій.— Открытіе курсовъ пънія.—Кончина Мусоргскаго.—Переселеніе мое въ Москву.

Слава Богу, я возвратилась домой, въ Россію, тѣмъ же путемъ какъ и три года тому назадъ, но съ спокойной душою, чувствуя, что мною сдѣлано то, что доступно не всякому артисту, тѣмъ болѣе русскому, на что не отважился бы даже иной иностранецъ, потому что каждый побоится поставить на карту свою жизнь въ дальнихъ моряхъ и странахъ, и вотъ вдругъ въ Петербургѣ, когда всѣ опасности дальняго путешествія миновали, пустой случай чуть-чуть не погубилъ меня.

Возвратившись въ Петербургъ, я должна была устроить нъкоторыя свои дъла. Взявъ извозчика, ъду по Садовой и не замъчаю, что извозчикъ пьянъ и не видитъ встръчную конку. Я кричу ему «конка». Онъ ничего не слышитъ, спокойно покачивается себъ; я хватаю его за правую руку и такъ какъ возжи были у него въ рукахъ, то лошадь свернула. Еслибъ не это, то мы столкнулись бы съ конкой, потому что хотя мы и свернули, но лошадь конки коснулась уже моего плеча. Я страшно разсердилась и пришла въ сильнъйшее негодованіе на то, что, проъхавъ благополучно кругомъ свъта и добравшись до родной страны, рисковала погибнуть отъ несчастнаго случая на улицъ Петербурга.

Наконецъ, я въ своемъ гнъздъ, — въ Ораніенбаумъ. Я начала устроиваться здъсь, думая совсъмъ покончить съ своей артистической дъятельностью. Но не тутъ-то было—терпънія у меня хватило только на годъ, или на полтора.

Кончилась война. Возвратились войска. Меня просили принять участіе въ концертв въ пользу вдовъ и соротъ конно-артилерійской батареи, разсчитывая, что мое имя сдълаетъ сборъ, такъ какъ послъ путешествія я появлюсь въ этомъ концертъ въ первый разъ.

Какъ только концертъ быль назначенъ, всё билеты были разобраны. На репетиціи оркестромъ дирижировалъ капельмейстеръ Н. Послё репетиціи ко мнё подошли члены благотворительнаго общества, статсъ-дамы и фрейлины, съ величайшими похвалами. Действительно, на репетиціи я пёла такъ, что сама была довольна. Но рёдки бывають такіе удары въ жизни, какой я испытала вечеромъ въ тотъ же день. Не замёчая холода въ залё, я жестоко

простудилась на репетиціи, тъмъ болъе, что Н. словно нарочно. заставляль меня нёсколько разъ пёть «Лёснаго царя». Оть этого холода у меня сразу сдёлался бронхить. Репетиція происходила въ Дворянскомъ Собраніи. Возвращаясь съ репетиціи и чувствуя какую-то неловкость въ горяв, я туть же сказала дамв, которая со мной ъхала, что съ голосомъ у меня не совсъмъ ладно. «Представьте, говорю я, вёдь я въ первый разъ выступаю послё кругосвътнаго путешествія. Какой важный шагь я ділаю, зная въ то же время, что именно мое имя способствовало главнымъ образомъ привлеченію публики; три года писали обо мнъ, о моихъ успъхахъ во время путешествія, я должна бы поэтому явиться публикъ въ полномъ блескъ, и вотъ неожиданная простуда становится препятствіемъ, чувствую, что голось у меня садится и садится». Прібхавъ въ день концерта въ Дворянское Собраніе, я узнала, что концерть будеть удостоень посъщениемь Высочайшихъ особъ; прислано было распоряжение не начинать концертъ до ихъ прівзда. Подбъгаеть ко мнъ распорядитель, артилерійскій полковникъ и предлагаеть руку, чтобы вывести меня на эстраду. Послъ увертюры я должна была съ оркестромъ пъть «Лъснаго царя». Я говорю: «Постойте немного, дайте попробовать голосъ». Пробую. Ни единой ноты нътъ! Я объясняю ему въ чемъ дъло. «Это всегда говорять такъ предъ началомъ концерта»,--возражаеть онъ. Выхожу на эстраду. Посыпались вънки, цвъты! Я же чувствую, что совершенно безъ голоса, чувствую даже боль! Во всю мою артистическую жизнь я не испытывала такого критическаго состоянія какъ въ этоть разъ! Это быль моменть близкій къ помѣшательству. Начинаю пѣть и чувствую, что голосъ мой совершенно безъ всякаго звука, какъ бы совершенно пропалъ! Пою и думаю, что если голосъ у меня оборвется, то я просто извинюсь передъ публикой и убду; но голосъ не обрывался, и я кончила балладу совершенно матовымъ звукомъ.

Можно себъ представить, что было со мною, когда я вернулась въ уборную! Цвъты, вънки все бросила я въ уголъ, говоря: «На что мнъ все это, когда я не могла показать съ какимъ голосомъ я вернулась!» Случается иногда, что послъ первой вещи, когда пропоешь уже немного, во второй вещи звукъ улучшается, и потому я ръшилась пъть второй номеръ. Оказалось, пожалуй, хуже перваго! Въ отчаяніи, я поъхала къ моимъ добрымъ знакомымъ—Пеликанамъ, которые, зная меня, выстрадали то же самое, что и я. Тотчасъ же послали они за докторомъ Кошлаковымъ, чтобы опредълить мою болъзнь. Въ эту же ночь сдълался у меня горячешный бредъ, а на другой день пріъхалъ Кошлаковъ и, выслушавъ меня и осмотръвъ горло, сказалъ: «Я не могу понять какъ вы говорите, а не то, что пъть, у васъ все горло, всъ дыхательные пути, все заложено» и упрекнулъ меня зачъмъ я ръшилась

пъть въ такомъ состояніи. Я объяснила ему, какой это быль концерть и что приходилось хоть умирать, но пъть.

Началось леченіе. На другой же день послѣ концерта, въ газетахъ поторопились сдѣлать мнѣ безпощадный приговоръ, что у меня былъ когда-то голосъ; но теперь остались одни воспоминанія о немъ.

Оправившись отъ болъзни, я прежде всего поъхала къ Н. Такъ какъ онъ заправлялъ концертами Музыкальнаго Общества, то я просила его разръшить мнъ спъть безвозмездно въ одномъ изъ концертовъ, показаться передъ высшимъ обществомъ и напомнить ему о себъ. Онъ отказалъ мнъ наотръзъ.

Туть я еще болье увърилась, что онъ съ умысломъ заставлялъ меня по нъсколько разъ повторять на репетиціяхъ въ холодной залъ «Лъснаго царя».

Послъ отказа Н. я должна была возстанавливать довъріе публики въ небольшихъ залахъ, гдъ опять загремъли рукоплесканія и изливались восторги.

Я ръшилась устроить свой собственный концерть въ Купеческомъ Собраніи съ оркестромъ, въ которомъ дирижировалъ Римскій-Корсаковъ. На этотъ разъ, Богъ помогъ мнъ, наконецъ, совершенно овладъть публикою, которая восторженно принимала меня. Въ то же время произошелъ поражающій фактъ, о которомъ разскажу кстати.

Я върю въ Провидъніе, такъ какъ въ жизни моей было много событій укръпившихъ эту въру. Когда я вернулась изъ путеществія, мнъ сообщили, что Оедоровъ, начальникъ репертуара, мой злъйшій врагъ, очень боленъ; но все-таки исполняетъ свою должность. И вотъ вышло странное совпаденіе: тогда существовало правило, что афишу для напечатанія долженъ былъ подписывать начальникъ репертуара; когда принесли Оедорову мою афишу для подписи, то онъ, говорятъ, страшно встревожился. Что чувствоваль онъ? Сознавалъ ли всъ свои притъсненія относительно меня, чувствоваль ли злобу ко мнъ, только это такъ подъйствовало на него, что моя афиша была послъдняя, которую онъ подписалъ; на другой день онъ умеръ, и концертъ мой пришелся какъ разъ наканунъ его похоронъ. Всъ дивились этому совпаденію; нужно же было ему, моему злъйшему врагу, умеретъ ни раньше, ни позже!

Теперь мнѣ остается разсказать исторію возникновенія моихъ курсовъ пѣнія. Еще ранѣе, чѣмъ была поставлена опера «Борисъ Годуновъ», я познакомилась съ композиторомъ Мусоргскимъ, который бывалъ у меня. Замѣтя въ немъ многія странности и, вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно симпатичныя черты во всѣхъ отношеніяхъ, и какъ художника и какъ человѣка, мнѣ всегда хотѣлось поближе сойтись съ нимъ.

По возвращении моемъ изъ путешествія, мнѣ удалось, встрѣ-

чаясь съ Мусоргскимъ у нашихъ общихъ хорошихъ знакомыхъ, у которыхъ онъ даже жилъ, мало-по-малу сблизиться съ нимъ. Онъ сталъ приручаться, и сознался, что, въря разнымъ слухамъ, боялся меня, а теперь убъдился, что слухи эти были совершенно лживые. Мусоргскій былъ такой человъкъ, какого, я думаю, другого не найдешь на свътъ. Онъ такъ любилъ людей, что не могъ себъ представить и допустить въ комъ-нибудь что-нибудь дурное. Онъ судилъ обо всъхъ по себъ.

Кто зналъ корошо Мусоргскаго, тоть не могь не видёть, что это быль выходящій изъ ряда челов'єкь, не признававшій интригь, не допускавшій, чтобы челов'єкь образованный, развитой, могь им'єть желаніе нанести другому вредь или сдёлать какую-нибудь гадость. Однимъ словомъ, это была личность идеальная. Когда онъ писалъ «Хованщину», то часто бываль у меня; напишеть номерь и тотчась же является ко мн'є въ Ораніенбаумъ и указываеть какого исполненія желаеть. Я пою—онъ восторгается. Такимъ образомъ онъ писалъ «Хованщину».

Скоро онъ убъдился, что я вовсе не такая дурная женщина, какой рисовали меня мои враги, и когда я пожелала сдълать артистическую поъздку по Россіи, онъ охотно присоединился ко мнъ и мы путешествовали вмъстъ. Между прочимъ, въ Малороссіи онъ заимствовалъ много малороссійскихъ мотивовъ. Послъднее лъто передъ смертью онъ жилъ у меня на дачъ, гдъ кончалъ «Хованщину» и «Сорочинскую ярмарку». Тутъ мы сговорились открыть сообща курсы. Онъ возлагалъ большія надежды на это дъло, разсчитывая на возможность существовать, такъ какъ средства его были очень и очень ограниченныя.

Но въ первый годъ къ намъ явилось также очень ограниченное число учениковъ. Это огорчило его; но мы оба предались самымъ ревностнымъ образомъ нашему дёлу, надёясь, что дружными трудами привлечемъ къ себё учениковъ. На курсахъ нашихъ вводились совсёмъ новые пріемы: такъ, напримёръ, если было два, три, четыре голоса, то Мусоргскій писалъ для нихъ дуэтъ, терцеть, квартеть, для того, чтобы ученики сольфеджировали. Это очень помогало въ нашемъ преподаваніи. Видя, какъ успёшно я ставлю голоса, онъ поражался этимъ.

Все говорило, кажется, въ пользу нашего дѣла, но сезонъ еще не кончился, какъ Мусоргскаго постигла смерть. Очень вѣроятно, что на него вліяло все—и правственное возбужденіе и матеріальныя лишенія. Онъ бѣдствовалъ ужасно. Такъ, напримѣръ, однажды онъ пришелъ ко мнѣ въ самомъ нервномъ, раздражительномъ состояніи и говорить, что ему некуда дѣться, остается идти на улицу, что у него нѣтъ никакихъ рессурсовъ, нѣтъ никакого выхода изъ этого положенія. Что было мнѣ дѣлать? Я стала утѣшать его, говоря, что хотя у меня нѣтъ многаго, но я подѣлюсь съ нимъ

тъмъ, что имъю. Это нъсколько успокоило его. Въ тотъ же день вечеромъ, мив нужно было вхать съ нимъ вместе къ генералу Соханскому, дочь котораго училась у насъ и должна была у себя дома пъть въ первый разъ при большомъ обществъ. Она пъла очень хорошо, что въроятно подъйствовало на Мусоргскаго. Я видъла, какъ онъ нервно аккомпанировалъ ей. Дъйствительно, всъ нашли. что для столь короткаго времени ея ученія, она пъла очень хорошо. Всъ остались довольны, мать и отецъ ея очень благодарили насъ. Послъ пънія начались танцы, а мнъ предложили играть въ карты. Вдругъ подбъгаетъ ко мнъ сынъ Соханскаго и спрашиваеть, случаются ли принадки съ Мусоргскимъ. Я отвъчала, что сколько знакома съ нимъ, ни разу этого не слыхала. Оказалось, что съ нимъ сдёлался ударъ. Докторъ, который былъ тутъ же, помогь ему и когда нужно было убажать Мусоргскій совершенно уже оправился и быль на ногахъ. Мы побхали вмёстё. Подъбхавъ къ моей квартиръ, онъ сталъ убъдительно просить позволить ему остаться у меня, ссылаясь на какое-то нервное, боязливое состояніе. Я съ удовольствіемъ согласилась на это, зная, что еслибы съ нимъ опять что-нибудь случилось, на его одинокой квартиръ, то онъ могъ остаться безъ всякой помощи. Я отвела ему кабинетикъ и заставила прислугу караулить его всю ночь, приказавъ, въ случав еслибы ему сдвлалось дурно, тотчасъ разбудить меня. Всю ночь онъ спалъ, сидя. Утромъ, когда я вышла въ столовую къ чаю, онъ вышелъ также очень веселый. Я спросила его о здоровьъ. Онъ благодарилъ и отвъчалъ, что чувствуетъ себя хорошо. Съ этими словами, онъ оборачивается въ правую сторону и вдругъ падаеть во весь рость. Опасенія мои были не напрасны-еслибы онъ быль одинъ, то непремвнио задохся бы; но туть его повернули, тотчасъ же подали помощь и послали за докторомъ. До вечера были еще два такихъ же припадка. Къ вечеру я созвала всъхъ его друзей, принимавшихъ въ немъ участіе, во главъ ихъ Владиміра Васильевича Стасова, Тертія Ивановича Филиппова, и другихъ, которые его любили. Съ общаго совъта ръшено было: въ виду предподагавшагося сложнаго леченія и необходимости постояннаго ухода, предложить ему помъститься въ больницу, объяснивъ, какъ это важно и полезно для него. Ему объщали устроить въ больницъ отдъльную прекрасную комнату. Онъ долго не соглашался, желая непремённо остаться у меня. Наконець, его убёдили. На следующій день его отвезли въ карете въ больницу. Сперва онъ началъ поправляться, но потомъ ему сделалось хуже и хуже и онъ скончался.

Послѣ смерти Мусоргскаго, мои курсы продолжались. Нашимъ преподаваніемъ мы достигли того, что на другой сезонъ явилось несравненно болѣе учениковъ и ученицъ; и я перемѣнила квартиру, въ которой устроила сцену. Дѣло у меня пошло удачно и

о моихъ курсахъ начали говорить. Я надъялась вполнъ на успъхъ ихъ въ Петербургъ; но многіе увъряли меня, что въ Москвъ еще большая потребность въ такихъ курсахъ, и я послъ нъкотораго колебанія перевхала въ Москву. Дъйствительно, въ Москвъ я нашла болъе женскихъ голосовъ свъжихъ и неиспорченныхъ, тогда какъ въ Петербургъ ко мнъ являлись преимущественно ученицы большею частью съ испорченными голосами, выправленіе которыхъ гораздо труднъе обработки свъжихъ голосовъ.

Д. Леонова.





## TO HOWHO-YCCYPINCKOMY KPAIO 1).

III.

УТЬ НЕ СОТНЯ казачьих дворов составляють большую и богатую станицу Полтавскую; вмёстё съ поселками Константиновскимъ, Өаддеевскимъ, Барановскимъ, Алексе-Никольскимъ и Софье-Александровскимъ она составляетъ Полтавскій станичный округъ, расположенный на Суйфунъ или недалеко отъ него, на самой удобной и проходимой дорогь, идущей изъ китайской Манчжуріи

▼ и приводящей къ центру русскихъ поселеній Южно-Уссурійскаго края — Никольскому съ сётью крестьянскихъ деревень, расположенныхъ въ бассейнѣ Суйфуна и по большому тракту Владивостокъ — Камень-Рыболовъ. Важное стратегическое положеніе станицы Полтавской — самаго ближайшаго къ Манчжуріи русскаго поселенія края, близость значительнаго китайскаго населенія, подходящаго по теченію Суйфуна почти къ самой границѣ, богатыя угодья, представляемыя этою рѣкою въ своемъ среднемъ и нижнемъ теченіи — все это дѣлаетъ эту казацкую станицу однимъ изъ самыхъ важныхъ пунктовъ края. Небольшая деревянная церковь, станичное и окружное управленіе, нѣсколько лавченокъ, содержимыхъ манзами, какъ и вездѣ въ краѣ, и видимое на глазъ общее благосостояніе обитателей станицы дѣлаютъ ее дѣйствительно небольшимъ центромъ, которому, по всей вѣроятности, какъ и Никольскому и Камню-Рыболову, предстоитъ сдѣлаться городомъ.

<sup>1)</sup> Окончаніе, См. «Историческій Вістникь», т. XLIII, стр. 724.

Такъ какъ окружного атамана не было въ станицъ по случаю выъзда его на встръчу генералъ-губернатору края, слъдовавшему по большому тракту во Владивостокъ на открытіе тамъ кръпости, то мнъ пришлось остановиться у одного почтеннаго и зажиточнаго казака. Не успълъ еще я осмотръться, какъ Тунли и его товарищи пришли прощаться со мною. Какъ ни уговаривалъ я ихъ остаться и провожать меня далъе на Цимухэ и Сучанъ, тайга которыхъ была извъстна старому охотнику, какъ и окрестности его родовой фанзы, но онъ настоялъ на своемъ, и я долженъ былъ отпустить его и двухъ другихъ манзъ, вознаградивъ ихъ достаточно щедро за ихъ върную службу, преданность и любовь ко мнъ, которыя они не однократно успъли доказать. Признаюсь, я съ грустью прощался съ Тунли, который мнъ такъ нравился и котораго я полюбилъ, какъ върнаго слугу и испытаннаго друга.

— Отпусти скорте своихъ манзовъ, баринъ, — сказалъ за чаемъ мой почтенный хозяинъ-казакъ, — не доведутъ до добра эти манзы. Мало ли у насъ хорошихъ молодцовъ, которые проведутъ тебя куда угодно. И къ чему ты связался съ ними. Въда съ такимъ народомъ очутиться одному въ тайгъ. Оборони тебя Богъ!

Съ недоумъніемъ я слушаль эти непонятныя мнѣ рѣчи. Старикъ-казакъ, думавшій, что я только-что еще прихватилъ Тунли и его двухъ товарищей для дальнъйшаго путешествія по краю, никакъ и не полагалъ, что я уже три недъли блуждалъ съ ними по Манчжурской тайгъ. Предубъжденіе противъ бродячихъ манзовъ и манчжуръ такъ велико между нашими поселенцами, что въ каждомъ изъ нихъ они готовы подозръвать коварнаго разбойникахунхуза. Даже не върилъ своимъ ушамъ почтенный мой хозяинъ, когда я разсказалъ ему о преданности и върной службъ тъхъ трехъ китайцевъ, которыхъ онъ такъ сильно подозръвалъ.

— Оборониль тебя Богь, баринь,—смущенно повторяль онь, самь на грёхъ ты полёзъ, мой милый. Кому другому, а ужъ манзъ ты не довъряй никогда... И кто тебя надоумиль съ этими тремя разбойниками пойти одному въ тайгу, да и какъ они тебя не тронули—ума не приложу...

И какъ я не старался разсъять предубъжденіе казака, онъ продолжалъ качать головою и твердить, что только Богъ спасъ меня отъ великой опасности—отъ тайнаго ножа хунхузовъ. Не смотря на всъ попытки поколебать во мнъ довъріе къ честности и порядочности Тунли, я все-таки остаюсь и до сихъ поръ при томъ убъжденіи, что старый почтенный манчжурскій Немвродъ не могъ быть предателемъ и человъкомъ, которому нельзя было довърять! Мнъ понятно только стало при всъхъ этихъ наговорахъ на моего испытаннаго и върнаго слугу, почему Тунли и его товарищи не только не хотъли оставаться въ Полтавской, но даже и подходить близко къ этой казачьей станицъ.

Не смотря на свою усталость, я все-таки не остался ночевать въ Полтавской, а черезъ Константиновскій поселокъ направился въ тотъ же вечеръ въ Оаддеевскую станицу, отстоящую отсюда всего на нъсколько верстъ. Тамъ приманивало меня общество почтеннаго старичка Плотникова-одного изъ любопытнъйшихълюдей края, представлявшаго живую хронику этого последняго. Черезъ полтора-два часа дороги, по мъстности прекрасно обработанной, я прибыль въ Өаддеевку, показавшуюся мнв почему-то темнымъ пятномъ среди чудной панорамы, облегающей ее вокругъ. Неказисты были эти убогія избы, лишенныя даже пятна зелени около ихъ сърыхъ заборовъ, эти общирные пустыри, на которыхъ была раскидана деревня; послъ опрятной Полтавской, Оаддеевка не могла показаться нарядною уже потому одному, что это одинъ изъ новыхъ поселковъ, еще недавно изъ стратегическихъ цълей перенесенныхъ изъ долины Суйфуна поближе къ китайской границъ. Богатая на прежнемъ мъстъ и разворенная подневольнымъ перенесеніемъ, она, разумбется, еще не скоро достигнетъ прежняго благосостоянія.

Привътливо и радушно встрътилъ меня почтенный Плотниковъ, у котораго всегда останавливаются всв заважіе гости казачины. Особенную слабость питаеть этоть бодрый, не глупый 75-тильтній казакъ не къ чиновнымъ, а ученымъ людямъ, изслъдователямъ края. Къ нимъ у него лежитъ особенно сердце, потому-что многимъ онъ можетъ подблиться съ ними, да и они съ удовольствіемъ послушають его разсказы, представляющие исторію всего Уссурійскаго края со временъ Муравьева до нашихъ дней. Во всъхъ выдающихся событіяхъ этого времени, начиная съ достопамятнаго похода Муравьева на Амуръ и кончая последнимъ возстаніемъ манзовъ и Дубининской побъдой, старикъ Плотниковъ самъ принималъ участіе въ качествъ дъйствующаго лица. И Пржевальскаго, и Максимова, и Радде, и всъхъ другихъ изслъдователей края, кончая полковникомъ Надаровымъ, помнить онъ хорошо; со всёми проводилъ цёлые вечера въ бесёдё, со всёми подёлился, чёмъ могъ. Прекрасно поэтому въ поучительной бесёдё съ почтеннымъ старожиломъ этого края я провелъ весь вечеръ до поздней ночи. Не хотълось даже спать, такъ бы и слушалъ живые, полные интереса разсказы про старину. Но не одно старое помнитъ почтенный старикъ; весь край онъ знаетъ, какъ свое поле, много блуждалъ и по тайгъ, такъ что, я, благодаря его описаніямъ, могъ дълать даже разныя исправленія и дополненія въ мало изв'єстной еще гидрографической съти казачины, гдъ системы Сіенхо, Мо, Лефу и Суйфуна еще мало разграничены между собою. Одинъ вечеръ бесёды съ Плотниковымъ освётилъ мнё многіе вопросы, представлявшіеся во время по'вздки, гораздо ясн'ве, чімь офиціальные разговоры съ мъстною администрацією и чтеніе офиціальных бумагъ. Рано утромъ разбудилъ меня привътливый хозяинъ, уже ожидавшій меня съ самоваромъ и душистымъ медомъ, добытымъ имъ лично изъ бортей недавно выписанныхъ имъ изъ Малороссіи пчелъ. Какъ ни жалко мнѣ было прощаться съ такимъ интереснымъ человъкомъ, какъ Плотниковъ, который вмъсто всякой благодарности за гостепріимство просилъ лишь одной фотографической карточки, но надо было ъхать далъе.

Съ удовольствіемъ теперь я таль снова въ повозкъ послъ утомительнаго трехнедъльнаго перехода верхомъ, тъмъ болъе, что кони сытые и лоснящіеся летъли стрълою. Вбродъ мы перевхали Суйфунъ, который недалеко отъ Өаддеевки не шире 15—20 саженей и не глубже аршина, а потомъ поднялись снова на увалы, съ которыхъ я въ послъдній разъ полюбовался красивымъ амфитеатромъ горъ казачины и высокимъ пикомъ, вздымающимся надъ границею Манчжуріи, у подножья котораго я провелъ ночь три дня тому назадъ. Въ Константиновкъ я перемънилъ лошадей, и на козлы моей повозки сълъ самъ станичный атаманъ—бравый казакъ, лихо надвинувшій на бекрень свою черножелтую шапку.

Дорога пошла теперь по самому берегу Суйфуна и пойдеть, придерживаясь его, до самого Никольскаго, куда мы теперь направлялись. Въ одномъ мъстъ на пути красиво свъсились, словно падающія, скалы надъ самою дорогою. Эти падающіе камни, обрывы, журчащая ръка и хорошая дорога, вмъстъ съ тъмъ напоминаютъ отчасти переъзды по нагорнымъ мъстамъ Кавказа. Горы отошли на право далеко, образуя роскошную долину Суйфуна, занятую искони осъдлымъ населеніемъ, какъ-то показывають остатки укръпленій и городища, которыхъ сооруженіе мъстные ученые относять ко времени наибольшаго процвътанія Кореи.

Рядъ корейскихъ деревень и теперь расположенъ по самому Суйфуну, на которомъ эти инородцы, болъе покровительствуемые властями, чъмъ выходцы Китая—манзы, заняли, даже въ ущербъ русскому населенію, самыя лучшія пахатныя мъста. Къ одной изътакихъ корейскихъ деревень, Синельникову, мы скоро и подкатили на своихъ взмыленныхъ лошадяхъ. Десятокъ злыхъ, полудикихъ собакъ бросились намъ подъ ноги, и мы еле могли сдержать нашихъ испуганныхъ такою дикою аттакою лошадей.

Синельниково уже по одному своему внѣшнему виду мало было похоже на типъ русскихъ деревень края; плетневые заборы, мазанки съ массою отдѣльныхъ, не сообщающихся между собою, конуръ, открывающихся въ обширный загороженный избушками же дворъ, иная форма мазанокъ, крышъ, дымовыхъ проводовъ и, наконецъ, несвойственныя русскимъ поселкамъ, растенія въ родѣ чумизгы и другихъ сортовъ зерна, употребляемыхъ только инородцами края, все это сразу отличаетъ корейскую деревню. Пока приготовляли мнѣ лошадей, я осматривалъ внутреннее устройство ко-

рейскаго дома. Оно носить на себъ, какъ и убранство китайскаго и японскаго дома, общій всему Востоку, близкому и дальнему, колорить. Конурки лишены всякой мебели, устланы только циновками и родомъ матрасовъ, набитыхъ соломою. По стънамъ висятъ китайскія таблицы съ буддистскими изреченіями и грубыя лубочныя картины. Въ углахъ нъкоторыхъ конурокъ жалкое подобіе алтаря съ грубыми изображеніями идоловъ. Особенно оригинально устроены двери и печи въ корейскихъ домахъ. Такъ какъ оконъ въ нихъ вообще очень мало, а часто и вовсе не бываетъ, то дверь замъняетъ ихъ обыкновенно. Она устроивается поэтому не изъ дерева и не прикръпляется неподвижно, а состоитъ изъ толстаго полога, сдъланнаго изъ грубой матеріи; этотъ пологъ и завъшиваеть дверь въ конуры. Въ техъ домахъ, где окна имеются, они дълаются изъ бумаги, и рамы ихъ выдвижныя, какъ и въ Японіи; окна и двери поэтому не открываются, а отодвигаются. При такой системъ устройства тъхъ и другихъ, въ подобныхъ постройкахъ поэтому довольно холодно, особенно при тъхъ значительныхъ морозахъ, которые бывають въ этомъ крав. Чтобы помочь горю, корейцы выдумали оригинальную систему отопленія. Внутри ихъ домовъ нътъ ни печей, ни очаговъ; отопленіе производится извиъ, а дымъ и продукты горънія, а слъдовательно и тепло, пропускаются черезъ особую систему трубъ, проведенныхъ подъ глинянымъ поломъ всего жилья, хотя бы оно состояло и изъ несколькихъ конуръ. Затапливая такую печь-полъ извит, съ улицы, кореепъ согръваетъ все свое жилье, придавая его полу значение широкой согръвающей поверхности, дъйствие которой гораздо сильнъе, чъмъ самой лучшей печи; поль такимь образомь представляеть обширную лежанку, на которой и гръется вся семья, что очень удобно тамъ, гдъ нътъ никакой мебели въ помъщении. Избъгая вмъстъ съ тъмъ, при такомъ способъ отопленія дыма и угара въ жильъ, кореецъ доводитъ все-таки температуру въ этомъ последнемъ до такой высокой степени, что, не смотря на несовершенное устройство оконъ и дверей, онъ и его семья неръдко сидять чуть не совершенно обнаженными.

Въ противоположность манзамъ, живущимъ всегда холостою жизнью, такъ какъ законы Китая не позволяютъ китайской женщинъ выходить за предълы отечества, корейцы всъ хорошіе семьяне, и ихъ женщина служить настоящимъ объединяющимъ цементомъ ихъ небольшихъ общинъ. Кореецъ, поэтому, обремененный семьею, кръпче привязывается къ землъ, какъ настоящій землепашецъ, тогда какъ одинокій манза, имъющій рано или поздно воротиться къ себъ на родину, въ Китай, только эксплоатируетъ почву, не заботясь о болъе или менъе правильной и экономической постановкъ хозяйства. Въ этомъ-то и заключается главная причина тому, что корейскіе поселяне не только терпятся въ краъ, но и

пользуются даже нъкоторыми льготами, тогда какъ манзы очень не любимы администраціей и самымъ населеніемъ и потому терпять всевозможныя ограниченія, доходящія даже до систематическаго ихъ выселенія съ нъкоторыхъ мъстностей края.

Еще быстръе, чъмъ казацкіе кони, понесли насъ маленькія корейскія лошадки по гладкой и ровной дорогъ, идущей по самому берегу Суйфуна. Горы совершенно отошли въ сторону, и мы могли теперь наблюдать все замъчательное плодородіе и богатство долины во всей ея осенней красотъ. Не говоря уже объ обширныхъ поляхъ всякаго зернового хлъба, начиная со ржи и кончая кукурузою и просомъ, повсюду глазъ встръчаетъ обширные коноплянники, полосы льна и еще болъе обширныя бахчи, на которыхъ успъшно выращиваются огромные арбузы, тыквы и дыни. Полосы разнообразныхъ бобовыхъ растеній, очень любимыхъ инородцами, также пестрятъ повсюду однообразныя злаковыя поля.

По дорогѣ встрѣчаются съ обѣихъ сторонъ еще нѣсколько корейскихъ селъ, но мы проѣзжали ихъ, не останавливаясь, такъ какъ торопились до вечера добраться въ Никольское. Большая русская деревня Покровка, очень разбросанная, съ населеніемъ болѣе чѣмъ въ пятьсотъ душъ и крошечною деревянною церковью стала, по преданію, на мѣстѣ большого корейскаго города, слѣды котораго еще видны до сихъ поръ въ остаткахъ укрѣпленія или городища, ставшаго надъ самою рѣкою. Подобные слѣды древняго инородческаго населенія, жившаго вполнѣ осѣдлою жизнью и имѣвшаго свои дороги и города, разбросаны по всему краю, но всего болѣе ихъ въ главныхъ обиталищахъ Южно-Уссурійской страны на Суйфунѣ, Сучанѣ и на Даубихэ. Высокая гора съ верхушкою, усѣченною, какъ у вулкана, видная справа отъ дороги, за рѣкою, тоже относится къ числу этихъ корейскихъ укрѣпленій.

Вмъсто ихъ теперь на всей плодоносной равнинъ, которую образують среднее и нижнее теченіе Суйфуна, растянулись десятки русскихъ поселковъ и деревень, представляющихъ тоже форты русскаго владычества въ этой недавно ставшей нашею землъ. Однообразіе мъстности, занятой полями, прерывается видомъ этихъ разбросанных поселковъ или небольшихъ хозяйствъ, по большей части заимковъ, села Никольскаго, владбющаго однимъ изъ лучшихъ участковъ края. Всё эти чудныя поля и пастбища орошаеть многоводный Суйфунъ, надъ быстрыми струями котораго склонились плакучія ветлы, камыши и цёлыя заросли болотной травы. Стаи дикихъ утокъ носятся надъ ними, свистять крошечные бекасы, стонуть по временамъ гагары, оживляя эти заросли, еще недавно бывшія пріютомъ кабановъ. Незамётно этими заимками мы дойхали и до Никольскаго, которое показалось издали своей паровою мельницею, огромными казармами и кучкою стренькихъ домовъ, среди которыхъ лишь съ большимъ трудомъ можно было разсмотръть убогую церковь богатаго села.

Въ Никольскъ я думалъ переночевать, чтобы посътить остатки большой корейской кръпости, лежавшей на самой дорогъ изъ Покровки, а потому направился въ недавно открытую здъсь, крошечную гостинницу «Югъ». Хотя номерокъ, выпавшій на мою долю, былъ и не изъ завидныхъ, но все-таки въ немъ я нашелъ больше комфорта, чъмъ во время ночевки на станціяхъ, въ деревняхъ, фанзахъ китайцевъ и у дымнаго костерка въ тайгъ. Прежде всего я совлачилъ съ себя грязную и пыльную одежду, вымылся въ близъ лежащей банъ у одного крестьянина и привелъ немного въ порядокъ свой туалетъ, прежде чъмъ отправиться гулять по городу и посътить корейскую кръпость.

Унылою, скучною, лишенною даже кустика, мъстностью, тонушею въ облакахъ пыли, я вышелъ изъ Никольскаго и пошелъ по направленію дороги, ведущей въ Покровку и на Суйфунъ. Налъво виднълись бълыя палатки лагеря и слышались звуки военныхъ рожковъ; войска готовились къ пробзду начальника края и принимали дъйствительно боевой грозный видъ вмъсто того мирнаго облика, какой имъетъ обыкновенно каждая войсковая часть въ Южно-Уссурійскомъ крав, гдв солдать больше работаеть, чемъ обучается военному дёлу. Условія жизни здёсь сложились такъ же, какъ и на всъхъ нашихъ окрайнахъ, гдъ солдать является часто единственнымъ піонеромъ цивилизаціи, такъ что на долю его выпадаеть тяжелая участь пролагать дороги, строить мосты, прорывать канавы и воздвигать зданія, потребныя не для него одного. Нечего и говорить, что такія мирныя занятія воинства на нашихъ окрайнахъ, обыкновенно мало населенныхъ, въ высшей степени полезны и благотворно отражаются на жизни края, но они не могуть, разумъется, способствовать развитію боевой способности солдата.

Корейская кръпость, къ которой я направляль свои стопы, лежить верстахь въ двухъ отъ селенія; черезъ нее проходить дорога, которою мы только пробажали. Немного осталось оть этого древняго укръпленія, которое можно назвать скорье городищемъ, но и это немногое указываеть на важность ея, какъ центральнаго пункта для окрестнаго края, служившаго мъстомъ пересъченія важнъйшихъ дорогъ. Невысокіе валы, тянущіеся версты на двъ и замыкающіе неправильный четыреугольникъ крыпости, слыды парапетовъ и рвовъ, окружавшихъ и защищавщихъ земляныя ствны, —вотъ и все, что осталось отъ древняго городища. На обширномъ пространствъ его, теперь огромномъ пустыръ, переръзываемомъ дорогою, виднъется только нъсколько корейскихъ могилъ; нъкоторыя изъ нихъ мъстныя преданія относять къ самоубійцамъ. Поздній вечеръ засталь меня еще на этихъ могилахъ, возлів которыхъ я надъялся кое-что розыскать. Бледный серпъ мъсяца такъ плохо освъщаль вемлю, что мнъ оставалось только торопиться



Ущелье въ верховьяхъ Патахезы.

обратно въ Никольское, которое уже замигало цѣлою сотнею огоньковъ. На обратномъ пути по дорогѣ, я набрелъ на довольно порядочную змѣю, которая съ шумомъ поспѣшила скрыться съ моихъ глазъ въ канаву. Привыкши къ виду змѣй, довольно многочисленныхъ въ Манчжуріи, я не обратилъ на это обстоятельство никакого вниманія, такъ какъ очень часто натыкался на змѣй въ тайгѣ, но величина этого пресмыкающагося, показавшагося мнѣ не менѣе, какъ въ три или четыре аршина длиною, заставляетъ меня теперь отмѣтить эту послѣднюю встрѣчу.

Сравнительно комфортабельно провель я ночь на чистой постель, съ свъжимъ бъльемъ, послъ столькихъ ночевокъ при самыхъ первобытныхъ условіяхъ, и спалъ богатырскимъ сномъ, не смотря на неистовую игру на гармоникъ, которою забавлялись чуть не всю ночь два проъзжихъ офицера изъ Мангугая.

На утро я уже выбажаль изъ Никольскаго по направленію къ Владивостоку, чтобы съ большой дороги свернуть еще разъ въ сторону и сдълать экскурсію въ долину Сучана-другой ръки, имъющей то же значительное русское населеніе, смънившее манзовъ, уже давно поосъвшихъ въ этихъ богатыхъ угодьями краяхъ. Такъ какъ дорога эта уже описана ранве, то намъ не остается о ней вовсе говорить. На пути къ Раздольному мы встрътили только оба стрълковыхъ баталіона, квартирующіе въ этомъ послъднемъ, шедшіе чуть не бъглымъ шагомъ въ Никольское, гдъ предполагался сборъ войскъ для встръчи генераль-губернатора края. Видъ подобной стройной бълой массы, двигающейся быстро по лъсистымъ уваламъ и сверкающей на солнцъ штыками, производитъ сильное обаяніе не только на русское, но и на инородческое населеніе края. Въ то время какъ первые видять въ родной вооруженной силь своихъ защитниковъ отъ облегающихъ его отовсюду враговъ, кореецъ и манза, не видавшій ничего подобнаго на родинъ, получаетъ самое выгодное для насъ впечатлъніе о русской военной силь и начинаеть проникаться убъжденіемь, что край этоть дъйствительно становится русскимъ на въки, а не временнымъ подаркомъ богдыхана, только изъ милости терпящаго русскихъ на берегахъ Амура и Уссури.

Отъ станціи Подгородной или Ланчихэ я долженъ былъ снова покинуть почтовую дорогу, а съ нею и повозку, и снова пересъсть на верхового коня, чтобы идти черезъ Цимухинскую тайгу на Сучанъ. Сопровождаемый однимъ ямщикомъ, подъ вечеръ я вышелъ изъ станціоннаго домика, надъясь къ утру добраться до деревни Шкотовой, стоящей въ самой глубинъ Уссурійскаго залива. До самого послъдняго времени лишь небольшая манзовская тропа, шедшая на протяженіи почти сорока версть черезъ тайгу, соединяла эти два пункта, хотя мъстныя условія и требовали болье удобнаго пути сообщенія. Болье трехъ тысячь русскаго насе-

ленія разм'єстилось на Сучан'є и за Цимухой, и весь этоть участокъ не могь сообщаться съ Владивостокомъ и со всёмъ остальнымъ краемъ иначе, какъ черезъ эту охотничью тропу, если не считать крайне не достаточного морского сообщенія. Благодаря энергіи мъстной администраціи, хорошо сознававшей все неудобство такого положенія дёла, звёровая тропа, словно по шучьему вельнію, превратилась въ прекрасную почти проважую дорогу, что совершилось почти на нашихъ глазахъ. Мъстныя полицейскія власти воспользовались для того даровымъ трудомъ корейцевъ, которымъ было приказано въ качествъ оброчины или обязательной работы разработать тропу Ланчихэ-Цимухэ такъ, чтобы она превратилась въ пробажую дорогу ко времени пробада генералъгубернатора края, желавшаго посётить Сучань. Мы застали дорогу въ фазисъ ея окончательной обработки, хотя нъкоторыя участки ея представлялись еще въ первобытномъ видъ. Сотни корейцевъ, согнанныхъ со всёхъ корейскихъ деревень края, трудились надъ этою дорогою, пролагая ее огнемъ и топоромъ въ глухой, мъстами еще не видавшей человъка тайгъ.

На протяженіи почти цілыхъ тридцати версть широкою просъкою, какъ улицею, наваленъ по капризу человъка первобытный лъсъ. Высокою сплошною стъною по объимъ сторонамъ пролагаемой дороги сложены остатки въковыхъ деревьевъ и безчисленныхъ кустовъ. Внутри этихъ непроницаемыхъ ни для человъка. ни для звъря, барикадъ, окаймленная канавками дорога гладка и ровна; мъстами она утрамбована, снабжена мостами, спусками и подъемами, вполнъ приспособленными для движенія повозокъ и тельть. Лишь въ нъсколькихъ мъстахъ еще сохранилась въ тайгъ прежняя манзовская тропа, но и она черезъ нъсколько дней должна при помощи огня и желъза расшириться и переръзать дъвственный лёсь ровною прямою полосою. Возможно быстро ёхали мы этою разработанною дорогою, пока не стемнъло, когда мой проводникъ сталь смущаться и неохотно двигался впередъ. Оказалось, что онъ трусилъ тигра, бродившаго, какъ говорили, въ этой тайгъ по линіи корейскихъ работъ. Намъ пришлось поэтому остановиться на ночлегь у одной живописной группы корейских рабочих, расположившихся у ярко разложеннаго костерка. Опасенія моего проводника не были далеко неосновательными, тигръ дъйствительно показывался уже нъсколько разъ даже къ этому становищу, и безоружные корейцы поэтому старались держаться кучнее, разводили большіе костры по ночамъ и по временамъ производили страшный шумъ и крики, чтобы испугать и отогнать, быть можеть, подкрадывавшагося звъря.

Я не знаю, на сколько основательны были разсказы корейцевъ, что-то слишкомъ много ужаснаго говорившихъ о тигръ, но въ эту ночь, которую мы проводили въ ихъ сообществъ возлъ новопро-

нагаемой дороги въ самой глубинъ Цимухинской тайги, тигръ, или какой-нибудь другой хищникъ, два раза безпокоили насъ. Наше тихо спавшее становище вдругъ начинало показывать признаки смятенія; собаки какъ-то странно ежились и поджимали хвосты, лошали бились на своихъ привязяхъ и тъснились поближе къ людямъ; тъ и другія животныя какъ-то подозрительно нюхали воздухъ, выражая по временамъ такое страшное безпокойство, что оно невольно сообщалось и намъ. Въ лѣсу слышны были дѣйствительно какіе-то подозрительные звуки, какъ бы шаги могучаго животнаго, но ничего опредъленнаго сказать было нельзя. Корейцы увъряли, что это тигръ бродитъ вокругъ нашего становища, а потому разводили многочисленные костры, ударяли въ гонгъ, всячески кричали и шумъли, чтобы отогнать звъря, и, по правдъ сказать, какъ будто достигали этого. Шаги въ чащъ замирали, а наши животныя успокоивались такъ полно, что и люди засыпали снова.

На утро, рано, послё того какъ корейцы-рабочіе разошлись по тайгѣ на работу, я со старшиною ихъ болѣе часу бродилъ по чащѣ вокругъ нашего становища и въ одномъ мѣстѣ нашелъ дѣйствительно свѣжіе тигровые слѣды. Безпокойство нашихъ животныхъ по этому было вполнѣ основательнымъ, также какъ и предусмотрительность моего проводника, не рѣшившагося глухою ночью проходить черезъ середину Цимухинской тайги.

Вторую половину дороги до Шкотова мы за то прошли днемъ такъ легко, что почти ее и не замътили. Какъ-то сразу, съ вершины самаго могучаго, покрытаго тайгою увала открылись передъ нами зеркальная гладь Уссурійскаго залива, закрытаго отовсюду каменными массивами, и широкая долина Майхэ. Черезъ полчаса послъ того мы были уже на берегу этой ръки, еще недавно по всей своей длинъ ставшей обиталищемъ русскаго населенія, которое идетъ по ней вверхъ до уваловъ, отдъляющихъ бассейнъ Майхэ отъ системы Лефу—третьяго большого центра русскаго поселенія Южно-Уссурійскаго края. Широкую и богатую китою 1) и другою рыбою, ръку Майхэ мы перъхали на лодкъ, ведя вплавъ за уздцы нашихъ верховыхъ лошадей. Еще полчаса пути по болотистой долинъ Майхэ, и мы въ сель Шкотовъ или Цимухэ—одномъ изъ старъйшихъ и богатъйшихъ поселеній края.

Двъ церкви (одна строющаяся, а другая упраздняемая), красивыя избы, строенныя изъ хорошаго лъса, небольше садики, двъ, три лавочки—все это придаетъ Шкотову видъ настоящей русской деревни средней полосы Россіи. Населена она дъйствительно не хохлами, а великоруссами, кажется, тамбовцами, что какъ-то сразу бросается въ глаза. Всякими угодіями она богата съ излишкомъ,

<sup>1)</sup> Кита-родъ семги одна изъ вкусныхъ рыбъ края.

выросла же и разбогатъла на счеть китайцевъ, которые издревле населяли плодородную долину Майхэ, и лишь съ приходомъ русскихъ поселенцевъ, должны были очистить насиженныя мъста. Не особенно тогда эдесь церемонились съ манзами, ихъ выселили безапеляціонно, предоставивъ ихъ готовыя фанзы и обработанныя поля счастливымъ переселенцамъ, съвшимъ вполнъ на все готовое. Но китайцу жалко было уходить изъ этой прекрасной мъстности, и воть они вошли въ сдълку съ новыми хозяевами долины Майхэ. Мы-де будемъ обработывать вашу землю даромъ; вамъ не прилется и трудиться, половина же всего сбора поступить въ ваше распоряженіе. Аренда, какъ видите, довольно выгодная. Мужикъпахарь становится сразу помъщикомъ арендаторомъ, а китаецъего крѣпостнымъ и рабочимъ. Многимъ русачкамъ понравилась такая афера, и отдали они свои земли въ аренду манзамъ. И вотъ живуть они себъ, припъваючи, помъщиками, манза за нихъ работаетъ, а мужичекъ-переселенецъ благодуществуетъ. Китаецъ не дънивъ работать, а мужичекъ безъ устали можетъ отдыхать. И тоть, и другой довольны, а выполняеть ли крестьянинь Шкотова свою обязанность переселенца—это еще большой вопросъ... Китайца при случав, какъ и корейца, можно заставить административнымъ порядкомъ и поработать для общественной пользы даже тамъ, гдъ это лежить на прямой обязанности переселенца. Мы видъли, какъ дешево стоила краю прекрасная новая дорога оть Ланчихэ до Цимухэ, сдъланная даромъ руками корейцевъ. Также дешево обходятся многія общественныя сооруженія, особенно въ Сучанскомъ участкъ, гдъ засъдатель г. М. очень разумно пользуется манзами, какъ даровыми рабочими при производствъ работъ по устройству дорогъ, мостовъ, канавъ и т. п. сооруженій.

— Къ чему я буду отрывать отъ дѣла нашего переселенца въ пору его горячей работы, — говорилъ онъ мнѣ не разъ, — для того, чтобы починить дорогу или мостъ. Китайцы крѣпче устроились, чѣмъ наши въ краѣ, ихъ хозяйство не можетъ такъ сильно пострадать, какъ молодое хозяйство русскаго, если оторвать дня на два, на три, работниковъ отъ ихъ полей. Манза поэтому у меня и работаетъ часто вмѣсто русскаго въ участкѣ. Надо же извлекать какую-нибудь пользу съ китайца, который другой оброчины не платитъ. Нечего ихъ гнать и притѣснять, какъ то дѣлаютъ въ другихъ мѣстахъ. Я ихъ не гоню, да имъ и не потакаю.

Нечего и говорить о томъ, что взглядъ г. М., человъка очень гуманнаго, энергичнаго и знающаго прекрасно край, довольно практиченъ, и противъ него пока нечего возражать, особенно зная, какъ мало абсолютной пользы приноситъ даже осъдлый китаецъ въ нашемъ Южно-Уссурійскомъ краъ. Если только не злоупотреблять безотвътностью китайца и каули (корейца), то эксплоатація этихъ инородцевъ, не особенно нужныхъ намъ въ краъ,

«ИСТОР. ВЪСТИ.», АПРЪЛЬ, 1891 г., т. ХІІУ.

подобная той, которую въ своемъ участкъ практикуетъ г. М., представляется для насъ, по крайней мъръ, наиболъе правильною, полезною и даже гуманною, чъмъ безапелляціонное гоненіе манзовъ, которое еще такъ недавно имъло мъсто въ этомъ краъ.

Если не ошибаюсь, даже церкви въ с. Шкотовомъ и во Владиміровкъ на ръкъ Сучанъ устроены при помощи дарового труда манзъ. Приказано было каждому китайцу и корейцу привезти по бревну для русскаго храма,—и въ короткое время лъсу вмъстъ бревнами, доставленными поселенцами, оказалось достаточно для постройки. Пользуясь случаемъ, мы отмътимъ тутъ же, что во всемъ Южно-Уссурійскомъ краъ не недостатокъ лъса, а трудность, а по временамъ и невозможность, его доставки по первобытнымъ путямъ сообщенія, мъщаетъ сооруженію какихъ-нибудь деревянныхъ построекъ, даже избъ. Это отчасти и объясняетъ тотъ фактъ, что многія русскія деревни края состоятъ не изъ деревянныхъ избъ, а глинянныхъ мазанокъ, хотя дикая тайга и виднъется изъ оконъ этихъ послъднихъ.

Не останавливаясь долго въ Шкотовъ, я въ тотъ же день отправился далъе на Сучанъ. Съ недавняго времени тропа, существовавшая уже съ незапамятной поры, дружными усиліями поселенцевъ стала превращаться въ порядочную колесную дорогу, по которой хотя и съ большимъ трудомъ можно добраться до самаго Сучана. Отъ Шкотова почти до самой Петровки дорога идетъ по уваламъ, покрытымъ мъстами хорошимъ лъсомъ, обходя массивы, ограничивающія съ востока Уссурійскій заливъ.

Рискнувъ ѣхать въ телъ́гъ, я скоро раскаялся въ этомъ, потому что во всю свою жизнь не катался по болъ́е тряской дорогъ; за три часа пути я совершенно разбилъ себъ руки, употребляя ихъ въ качествъ буферовъ для парализованія силы толчковъ.

- И чего вы не поправите дороги,—говорилъ я своему возницъ-мужичку изъ Петровки.—Всю душу вытрясетъ, пока доберешься до Сучана.
- Не до того, милый баринъ,—отвъчаль онъ спокойно.—Пять годковъ всего мы сидимъ тутъ, еле новину успъваемъ поднять. Погоди немножко, важнецкая у насъ будетъ дорога до самого Владивостока.

Я согласился по неволѣ съ отвѣтомъ старика тѣмъ болѣе, что, по правдѣ сказать, я и такой дороги не надѣялся встрѣтить на Сучанѣ. Прилегая къ новозаселяемому краю, представляющему еще по рѣдкости населія настоящую пустыню, масштабъ, которымъ мы привыкли все измѣрять въ Россіи, мы должны согласиться съ тѣмъ, что и того немногаго, что намъ удавалось видѣть въ краѣ, слишкомъ достаточно, чтобы не удивляться. Припомнимъ только, какія дороги существуютъ у насъ между отдѣльными

селами даже въ центръ Россіи, живущей болъе тысячу льть историческою жизнью, и тогда намъ не будеть казаться страннымъ. что на какой-нибудь Сучанъ, гдъ тридцать лъть тому назалъ не было ни одного русскаго человъка, ведеть хотя и тряская, но всетаки пробзжая колесная дорога. «Надо видеть, говорить одинъ изъ знатоковъ края, какъ переселенцы, направляясь къ избранному мъсту, прокладывають новые пути. Въ одну повозку запрягають по две пары воловь и по три лошади, делая при такихъ условіяхъ всего по десяти-пятнадцати версть въ день. На слідующій годь по этой дорогь вздять уже на одной парь воловь, коегдъ появляются канавы, мостики, а на третій годъ дорога оказывается вполнъ сносною для движенія даже на одной лошали». Не будемъ по этому бросать камня обвиненія въ первыхъ піонеровъ русской цивилизаціи на далекомъ Востокъ, отъ которыхъ почемуто требують невозможнаго, хотя противъ нихъ подчасъ и природа, и люди.

На пути намъ пришлось перевхать въ бродъ рвченки Цимухэ и Конго-узу; на берегахъ этой последней расположены молодыя селенія Ново-Нежино, Романово и Речица, которыя выглядять поселками, успевшими хорошо устроиться, не смотря на несколько леть существованія. Дома въ деревне Речица сработаны лучше, чемъ во многихъ старыхъ поселкахъ, а запашка сделана такъ успешно, что жители этой деревеньки могутъ похвастать и передъмногими, особенно казенными, староселами. Проехавъ еще не большую деревеньку Царевку, мы уже увидали Петровку, лежащую на обширной и довольно плодоносной низине.

Далеко до вечера мы прибыли въ Петровку, одно изъ лучшихъ селеній досель посыщенныхъ мною. Хорошо и крыпко срубленныя избы, деревянная часовня, обиліе амбаровъ и домашняго скота, указывающіе на общее благосостояніе жителей этой деревеньки, основанной всего въ 1884 году, -- все это произвело на меня очень хорошее впечативніе. Въ Петровкі я остановился на ночлегь въ дом'в старосты, очень зажиточнаго мужичка. Вкусный куриный супъ, яичница, жареный фазанъ и дикія груши, правда твердыя, какъ камень, составляли для меня ужинъ, какимъ я уже не пользовался давно и который расположиль меня еще болье въ пользу Петровки. Къ сожалънію только, ночью аттаковали меня несмътныя полчища таракановъ, которыхъ наши переселенцы привезди съ собой изъ Россіи; разумъется, спать было невозможно, и я часть ночи прогуляль по деревнь, любуясь чудною ночью и красивыми окрестностями, залитыми фосфорическимъ свътомъ полной луны.

За Петровкою, можно сказать, опять на большое протяжение прекращаются жилыя мъста и идуть лъсистые увалы, въ которыхъ царить звърь, а не человъкъ; между увалами идуть низины,

поростія такою густою травою, что въ нихъ терялись совершенно наши кони; въ этой болотистой джунглів привольно живется кабанамъ, козулямъ, дикимъ оленямъ и всякой пернатой дичи; на каменистыхъ увалахъ встрічается масса козъ и фазановъ; отейниковый медвіздь и могучій тигръ также часто бродятъ по этимъ лісамъ, еще не отнятымъ отъ нихъ человізкомъ.

Верстахъ въ 12 отъ Петровки мы встрътили одинокую избушку одного смълаго русскаго крестьянина, ръшившагося въ одиночку углубиться въ тайгу и порядочно уже устроившаго свое фермерское хозяйство, не смотря на то, что даже тигры его не разъ обижали. Отъ этого домика, чтобы укоротить дорогу на Тинканъ, мы свернули съ проъзжей колеи и вошли въ настоящую тайгу, которую мой старикъ-проводникъ обозвалъ «тигровыми логами». Признаюсь на меня это сообщение не произвело особенно пріятнаго впечатлънія, тъмъ болъе что сегодня мы уже раза два встръчали слъды тигра въ видъ огромнаго характернаго его помета на звъровой тропъ.

Верстахъ въ пяти отъ избушки мы увидали скоро и настоящіе свіжіе сліды тигра; мой проводникь, опытный охотникь, не разъ бивавшій страшнаго хищника въ одиночномъ бою, уб'єдилъ меня пойти по направленію этихъ следовъ. Скоро мы на одинокомъ деревъ, стоящемъ на небольшой полянъ, увидали кору, содранную когтями тигра, и возл' самой ор шины слъдъ страшнаго хищника и лоскутки синей шерстяной матеріи, которую носять обыкновенно китайцы и каули. По этимъ и по другимъ признакамъ, мы пришли къ очень печальному предположенію; очевидно, мы напали на следъ тигра, еще не давно на этомъ месте добывшаго человека, по всей вероятности, какого-нибудь бродячаго каули или манзу. Много, говорять, оть когтей тигра погибаетъ этихъ инородцевъ въ крав, но лишь одинъ Богъ, да тайга, знають объ этихъ несчастныхъ жертвахъ, остающихся всегда безъ отомщенія; не то бываеть, когда какой-нибуоь «тигра» задереть русскаго человъка; ему уже не уйти отъ рокового отомщенія. Рано или поздно, тотъ или другой мужичекъ съ своею върною лайкою найдеть его въ самой глубинъ тайги, выслъдить его и убьеть на поваль. «Тигра знаеть это, говоривали мнв не разъ наши мужички, а потому опасается задрать рассейского человъка».

Какъ бы то ни было, но уже одна въроятность нашего предположенія о томъ, что тигръ недавно еще добылъ человъка на томъ мъстъ, гдъ мы стояли въ недоумъніи, дъйствовала такъ скверно на нервы, что даже мой проводникъ — бывалый охотникъ, отказался идти далъе по слъдамъ звъря-людоъда. Мъста между ръки Шидухэ и берегомъ моря, можно въ самомъ дълъ назвать «тигровыми», такъ какъ здъсь, особенно по зимамъ, еще до сихъ поръ бродитъ много лютаго звъря. Въ этихъ мъстахъ нъсколько лътъ тому назадъ ставили и тигровыя ловушки или западни; при всей своей кошачьей осторожности, звърь попадался въ нихъ не разъ; пойманный въ одномъ случат онъ раздробилъ себъ голову въ порывъ дикой ярости о желъзныя прутья западни. Одну изъ такихъ ло-



вущекъ мы и посътили, свернувъ отъ звъровой тропы снова на большую дорогу въ Тинканъ.

Тигровая западня представляеть родь огромной желёзной клётки, опирающейся на массивную деревянную рамку, прикрёпленную крёпко къ землё. Въ эту клётку сажають собаку или козленка, которые своими криками привлекають тигра изъ тайги. Такъ какъ звѣрь очень остороженъ, то онъ иногда по нѣскольку дней ходитъ вокругъ и около клѣтки, пока рѣшится войти въ нее. Посаженное животное охотникъ навѣщаетъ каждый день, приноситъ ему пищу и воду, и такимъ образомъ промедляетъ его мученія, пока тигру не заблагоразсудится войти въ западню и покончить съ живою приманкою. Другая подобная ловушка поставлена также не далеко отъ первой, но не на дорогѣ, а глубоко въ тайгѣ, а потому посѣтить ее намъ не удалось.

Всё эти разсказы о тиграхъ, блужданіе по тигровымъ логамъ, слёды тигра, тигровыя западни, не особенно хорошо дёйствовали на одинокаго путника, у котораго испортилась отъ вчерашней тряской дороги единственная защита—ружье, и потому я очень былъ доволенъ, когда мы выбрались изъ этой тайги.

Переваливъ множество уваловъ, мъстами очень живописныхъ, съ одной кручи мы наконецъ увидали зеркальную поверхность моря, образующаго здёсь рядъ очень удобныхъ для каботажа бухточекъ или заливовъ. Послъ утомительныхъ подъемовъ и спусковъ, мы спустились къ самому берегу залива Стрълокъ и пошли по песчаной его полосъ такъ близко къ водъ, что порою тихія волны прибоя лизали ноги нашей лошади. Весь ландшафть, представлявшій соединеніе горъ, лісовъ, моря и острововъ, быль такъ живописенъ, что мы залюбовались имъ невольно, забывъ даже объ утомительномъ пути. Было уже далеко за полдень, когда мы прибыли къ урочищу Тинканъ, представляющему одно изъ любопытныхъ мъсть края. Въэтой одинокой, затерявшейся въ дикой звъровой тайгъ, фанзъ поселился одинъ русскій мужичекъ, который, благодаря своей энергіи и ум'єнію правильно вести діло, устроиль здісь довольно хорошее хозяйство. Пользуясь рабочею силою китайцевь и корейцевъ, которыхъ у него на фермъ порою проживаетъ до 30 человъкъ, предпріимчивый мужичекъ живеть настоящимъ помъщикомъ. И поля, и лугъ, и лъсъ, и море, и ръка-все къ его услугамъ, изо всего онъ извлекаетъ пользу. Въ то время, когда я посътилъ Тинканъ, хозяина дома не было, а меня встрътилъ и обласкаль стрелокь фанзы-очень юркій и бывалый человекь. Пока я пиль чай, отдыхаль и закусываль, словоохотливый охотникь разсказываль мнё много о тиграхь, медвёдяхь и о другомъ звёрьё, которое они бьють недалеко оть Тинкана; обиліе звъриныхъ шкуръ въ фанзъ подтверждало разсказы охотника, такъ что на меня это урочище произвело скорте впечатлтніе станціи звтролововъ, на подобіе блокгаузовъ Канады, чёмъ мирной фермы, гдё помещаются цълые десятки рабочаго скота.

Въ одной изъ многихъ конурокъ фанзы меня поразилъ настоящій алтарь буддистовъ, очевидно устроенный тутъ для многочисленныхъ работниковъ Тинкана. Изображеніе Будды съ короною на головъ съ высокоприподнятою благославляющею рукою и двумя ангелами по сторонамъ до того напоминало изображение Христа на нашихъ образахъ, что я долго не могъ освободиться отъ иллюзіи.

Сопровождаемый охотникомъ фанзы, я выбхаль около четырехъ часовъ пополудни изъ Тинкана. Дорога пошла снова дикою тайгою, которою мы мъстами буквально едва продирались; кони наши порою совершенно утопали въ густой травъ, бившей своими метелками лица всадниковъ, нагибавшихся передъ сучьями деревьевъ. Красивые горные ручейки мъстами вились и журчали по тайгъ; совершенно закрытые, какъ зеленымъ сводомъ, листвою деревьевъ и кустовъ, они, казалось, протекали по волшебнымъ коридорамъ, образованнымъ рукою природы. Вьющійся ліанами виноградъ, съ красными и зелеными гроздьями, обвивалъ густую поросль, стволы могучихъ деревьевъ, и свъщивался по сучкамъ, перемъшиваясь съ сътью плющей и павилики. Нъсколько разъ дикія козы выбъгали изъ чащи и снова исчезали въ ней; крики птицъ и неумолчное стрекотанье кузнечиковъ, сливавшіеся въ одинъ непрерывный звучный концерть, наполняли атмосферу лъса, пронизаннаго яркими лучами солнца. Но вотъ нашла туча, блеснула молнія, небо сразу потускитью, тайга потемитла, на горахъ опустился бълый туманъ, и начался такой проливной дождь, который въ нъсколько минутъ вымочилъ насъ буквально до костей. Около двухъ часовъ продолжался этотъ ливень, а мы все ъхали по тайгъ. Звъровыя тропинки превратились въ ручейки грязи, ръчки потекли смълье; деревья и кусты обливали насъ крупными каплями дождя, сберегавшагося на ихъ листвъ, а высокая трава мочила ноги даже тогда, когда ливень сталъ переставать. Не смотря на все это, мы тали довольно быстро, при чемъ проводникъ мой болталъ безъ умолку преимущественно о тиграхъ и хунхузахъ этой давнишней злобы всего края. Несколько разъ въ тайге мы встръчали обгорълыя останки китайскихъ фанзъ, которыя, по распоряженію мъстной администраціи, были сожжены отрядомъ казаковъ и солдатъ, какъ притоны свиръпыхъ хунхузовъ, творившихъ тогда много бъдъ на только-что начавшемся заселяться русскими Сучанъ. Озлобленные китайцы, которыхъ тогда выселяли военною силою изъ насиженныхъ угодій для того, чтобы очистить мъсто для русскихъ переселенцевъ, не зная что предпринять, приставали къ хунхузамъ и мстили нашимъ переселенцамъ, выжигая ихъ хаты, а подчасъ убивая и ихъ хозяевъ. Одинъ поселокъ русскихъ, водворенныхъ силою на угодіяхъ манзъ, былъ выръзанъ чуть не поголовно этими последними, произведшими въ тем ную осеннюю ночь свое злодъйское нападеніе. Мъстныя преданія говорять, впрочемь, что не одни китайцы виноваты были въ этомъ варварскомъ инцидентъ. Самое выселение манзъ производилось, говорять, такъ энергично и безпардонно, что озлобляло ихъ и доводило до изступленія. Изъ нікоторыхъ фанзъ, говорили мнів сами

мужички, казаки выбрасывали старыхъ китайцевъ силою, а потомъ зажигали эти избушки. Печальная обязанность этого насильнаго выселенія манзъ съ Сучана выпала главнымъ образомъ на отрядъ поручика Пѣшкова 1), о которомъ и до сихъ поръ говорять пріукрашенныя мъстныя легенды. Къ счастью, это печальное время отошло въ область преданій, хотя оно им'то м'то всего нъсколько лътъ тому назадъ. Въ Южно-Уссурійскомъ краъ-этомъ американскомъ уголкъ Россіи, событія, случившіяся до 80-хъ годовъ, считаются уже давними, а все то, что имъло мъсто до 1860 г. уже мъстною стариною. Обогнувъ по берегу бухту Востокъ и перейдя въ бродъ ръченку Сяудеми, при чемъ вода приходилась всадникамъ почти до пояса, мы вышли на травянистую и болотистую низину, гдф насъ аттаковали цфлыя миріады комаровъ. Истерзанные и измученные, мокрые, продрогшіе до костей, мы только къ вечеру добрались до корейской деревушки Таудеми, гдъ и остались ночевать.

Ночевка въ корейской фанзъ во многомъ напомнила мнъ ночлеги въ турецкихъ и курдскихъ деревняхъ Малой Азіи; не только обстановка жилья, но и обычаи, и самый типъ моихъ новыхъ хозяевъ напоминали мнъ живо Востокъ. Эти небольшія комнатки съ глинянымъ помостомъ, замънявшимъ лежанку, эти пологи вмъсто дверей, бумажныя рамки вмъсто окошекъ, эти полуобнаженныя бронзовыя фигуры, силъвшія на корточкахъ возлъ общаго очага и варившія чумизгу и многое другое-все это переносило меня съ береговъ ръки Таудеми, бъгущей въ Великій океанъ, на берега притоковъ Ефрата или Кизыль-Ирмака. Подали намъ на ужинъ кашу изъ мелкаго проса, яица, жидкій медъ и, наконецъ, китайскаго плиточнаго чаю, къ которому я нъсколько уже привыкъ послъ блужданія по Манчжурской тайгъ. Хорошо поужинавъ и раздёливъ по-братски свою транезу съ проводникомъ, мы стали пристроиваться на ночлегь въ общирной коморкъ, которую отвели намъ каули. На широкомъ глиняномъ подмосткъ или полу, подъ которымъ, какъ мы говорили выше, корейцы пропускаютъ дымъ и тепло изъ отапливаемыхъ извит печей, мы разослали свои шкуры и циновки, данныя намъ хозяевами, и устроили себъ теплыя постели. Около полуночи мы успокоились подъ пъсни кузнечиковъ, оглашавшихъ всю окрестность своимъ неумолчнымъ стрекотаньемъ и крики бурановъ, спустившихся къ ночи съ хребтовъ на пади и лога. Ночь прошла спокойно, и хотя насъ сильно подогръвало снизу, какъ на хорошей печи, тъмъ не менъе ложе было довольно комфортабельно.

Рано утромъ, на другой день, въ сопровождении двухъ корей-

<sup>1)</sup> Если не ошибаемся, тотъ поручикъ Пѣшковъ, который недавно получилъ такую громкую извѣстность своею верховою поѣздкою черезъ Сибирь.

цевъ, покинулъ я берега гостепріимнаго Таудеми. Дорога пошла такою чудною тънистою надью по берегу небольшого тъснаго ручейка, что казалось порою, что мы бдемъ по тропкъ запущеннаго парка, а не тайги. Едва мы начали подъемъ, какъ налѣво отъ насъ, налъ каменными увалами Таулеми, поднядся грозный обнаженный массивъ Чертовой горы, о которой существуеть нъсколько легендъ въ участкъ Сучана и корейскихъ деревень. На пути намъ встрътился мужичекъ-староста д. Голубовки, который возвращался со следствія, произведеннаго имъ совместно съ другими понятыми, относительно загадочнаго случая, долго интересовавшаго всё окрестности и даже самый Владивостокъ. На корейскія поля забъжало пять крестьянскихъ лошадей, которыя и были арестованы хозяевами; послѣ долгихъ розысковъ, оказалось, что кони эти принадлежать ияти охотникамъ, отправившимся недавно въ тайгу и безъ въсти тамъ пропавшимъ. Такъ какъ лошади едва ли могли пропасть отъ живыхъ хозяевъ, то у всёхъ сложилось уб'єжденіе о гибели всёхъ пятерыхъ охотниковъ; мнёнія расходились только относительно рода смерти, постигшей несчастныхъ промышленниковъ. Одни думали, что они погибли отъ голода, другіе болѣе логично приписывали смерть ихъ встрече съ какимъ-нибудь тигромъ-людовдомъ, тогда какъ третьи-гораздо менъе основательноразбойникамъ-манзамъ, будто бы мстившимъ за что-то крестьянамъ. Нечего и говорить, что всъ три предположенія не выдерживали строгой критики, а потому и давали широкое поле для всевозможныхъ измышленій. Поднявшись на переваль, мы увидали, какъ-то сразу, широкую долину Сучана, наполненную русскими деревнями, окаймленную высокими горами и впадающую въ бухту Америка, гдъ дымился небольшой срочный пароходъ, поддерживающій сообщеніе съ Владивостокомъ.

Перевхавъ болотистую низину, мы къ полудню прибыли къ берегу Сучана; по эту сторону рѣки расположились недавно основанныя села Екатериновка и Голубовка, а почти напротивъ ихъ старыя поселенія Владиміровка и Александровская, слившіяся въ одну большую деревню—Сучанъ, резиденцію засѣдателя участка и мѣстной воинской команды. Тѣсно на Сучанѣ живется русскимъ людямъ, слишкомъ узка его долина для такого количества поселенцевъ, не любящихъ подыматься изъ низины на увалы, гдѣ еще довольно плодородной земли. Рѣка Сучанъ довольно глубока, вбродъ ее здѣсь перейти нельзя, и мы еле скричали лодку съ противуположной стороны. Солдатикъ Сучанской команды перевезъ насъ въ деревню и довелъ до земской квартиры — новосрубленнаго домика одного зажиточнаго мужичка.

Оправившись съ дороги, я сдёлалъ визитъ къ Сучанскому засёдателю г. М., который принялъ меня такъ радушно, что заставилъ даже забыть о томъ, что я нахожусь среди чужихъ, незнакомыхъ мнъ людей. Попенявъ мнъ за то, что я прямо не проъхалъ къ нему, г. М. тотчасъ же приказалъ перевезти мои веши къ себъ и водворилъ меня въ своемъ уютномъ домикъ, стоящемъ на берегу Сучана и окруженномъ такимъ цвътникомъ, подобнаго которому я не видалъ даже во Владивостокъ. Прекрасно я провель этоть день въ обществъ образованнаго и знающаго хорошо весь край г. М.; во многомъ онъ на столько дополнилъ мои неполныя свёдёнія по нёкоторымъ вопросамъ, что едва ли я могъ узнать отъ кого-нибудь другого хотя половину изъ сообщеннаго г. М-вымъ; не ограничиваясь этимъ, почтенный засъдатель передаль мив и ивкоторые цвиные статистические матеріалы, собранные и разработанные имъ лично. Вмёстё съ своимъ хозяиномъ я постиль и объткаль обът перевни, составляющія Сучань, а потомъ сдълалъ визитъ своему товарищу по академіи д-ру З. Никогда и не думалъ я встрътить коллеги и однокашника въ такомъ далекомъ и забытомъ уголкъ, какъ Сучанъ. Вечеръ я провелъ въ избъ у доктора, гдъ собралась вся интелигенція Сучана — офицеры команды съ ихъ семействами, священникъ и засъдатель; такъ какъ этотъ день приходился на 30 августа, то и убогій Сучанъ праздноваль, какъ могь, дорогой праздникъ для всей Россіи. Въ саду доктора пускались дешевые китайскіе фейерверки, трещали шутихи, горыли фальшфейеры, тогда какъ казармы Сучанской команды блистали самодъльными вензелями и фонарями.

Какъ воинская сила, Сучанская мъстная команда, разумъется, не заслуживаеть никакого вниманія; состоя изъ нъсколькихъ лесятковъ солдать при двухъ-трехъ забитыхъ офицерахъ, она можетъ только отступать передъ внёшнимъ врагомъ, какъ и сказано было въ диспозиціи, составленной въ 1880 г. на случай открытія какихъ-нибудь военныхъ дъйствій. Образованная съ шестидесятыхъ годовъ при занятіи нами Сучана и установленіи тамъ русской колонизаціи, мъстная команда являлась прочною опорою для этой послъдней. Сучанъ густо о ту пору былъ населенъ китайцами и корейцами, и сломить ихъ тамъ однимъ переселенцамъ было не подъ силу. Выселеніе китайцевъ съ Сучана, произведенное, какъ мы говорили, мъстами довольно энергично, породило много недовольныхъ между ними; соединившись въ правильно организованныя шайки, эти настоящіе хунхузы всячески грозили первымъ еще одинокимъ и безсильнымъ русскимъ поселенцамъ, и потому появленіе военнаго отряда на Сучанъ было дъломъ величайшей необходимости. Съ появленіемъ мъстной команды во Владиміровкъ манзы смирились, очищение Сучанской долины отъ китайцевъ пошло успѣшнѣе, русская колонизація стала пускать прочные ростки, жизнь и имущество каждаго были обезпечены. Съ той поры уже невозможны стали случаи выръзанія цълаго поселка русскихъ; только когда эти послёднія были малочисленны и беззашитны, китаецъ подымаль свою

голову высоко, и не разъ, говорили, грозился тѣмъ и другимъ. Сучанская мѣстная команда исполнила свое назначеніе, и теперь могла бы безъ всякой потери для края быть уничтоженною или перенесенною на Манчжурскую границу 1).

Верстъ 30-35, на другой день, я пробхаль по долинъ Сучана. посъщая и останавливаясь на нъкоторое время въ русскихъ деревняхъ Унаши, Перятино, Новицкое и, наконецъ, Фроловкъ. По приказанію засёдателя, меня сопровождаль при этомъ объёздё волостной старшина - росторопный мужикъ, при помощи котораго я получиль легко некоторыя сведенія. Не особенно широкая долина дълается еще менъе благопріятною для земледълія и тъсною, благодаря болотамъ и разливамъ ръки; русскіе поселенцы по этому отчасти правы, жалуясь на относительную тесноту, темъ боле что корейцы, поселившіеся въ урочищъ Пинсау, занимають одни изъ лучшихъ угодій. Не смотря на эти жалобы, все-таки русскимъ на Сучанъ живется не дурно, что свидътельствуетъ самый видъ поселеній, но большее число поселенцевь тамъ едва ли удастся размъстить. Еще лучше устроились корейцы, расположившиеся около громаднаго городища съ высокими валами-бывшей корейской крбпости, какъ ее называють мъстные археологи; мазанки каули помъстились внутри этихъ массивныхъ валовъ, нъкогда перегораживавшихъ долину Сучана; поля чумизгы, кукурузы, конопли, расположены также подъ защитою этой древней кръпости.

Отъ корейской деревни я покинулъ снова повозку, въ которой ъхалъ до Фроловки отъ самой Владиміровки, и пересълъ на верхового коня. Два молодыхъ корейца, назначенные старостою сопровождать меня, были также верхами и оба вооружены винтовками. На горахъ, окружающихъ Сучанскую долину, тигры не ръдкость; еще сегоднишную ночь, говорили мет во Фроловкъ, видали свъжіе слъды хищника возлъ самой деревни. Нъкоторыя мъры предосторожности по этому не лишни, и мы трое выбхали уже въ дальнъйшій путь съ заряженными винтовками. Версть черезъ пять отъ кръпости долина Сучана стала съуживаться замътно; вмъсто низинъ и болотъ пошли холмы, увалы спускались къ самой дорогъ, которая цёплялась мёстами надъ самою рёкою. Порою мы шли настоящими коридорами зелени, сплетенной виноградомъ, павиликой и сводами разнообразныхъ деревьевъ, склонившихся надъ весело журчавшею ръкою. Среди чуднаго лъса, заполняющаго долину, превращающуюся, мало-по-малу, въ настоящее горное ущелье, мъстами выступають живописные каменные обрывы, покрытые кедровыми деревьями; тутъ порою встречаются, говорять, медведи чуть не цълыми десятками. Ущелье наполнено постоянно шумомъ весело катящаго свои воды черезъ камни Сучана; этою горною тесниною

<sup>1)</sup> На дняхъ прикавомъ по военному въдомству она и упразднена.

мы выходимъ въ долину Сицы или Сучи—притока послъдняго. Верстахъ въ десяти отъ ея впаденія въ Сучанъ на плодородной, покрытой прекрасными лугами низины, стоитъ одинокая фанза, населенная большимъ семействомъ русскихъ старовъровъ, пришедшихъ на Сучу съ береговъ Лефу для того, чтобы избъжать столкновеній съ земляками, не дружелюбно смотръвшими на послъдователей старой въры.

Народъ зажиточный и трудолюбивый, старовъры, не смотря на второй годъ пребыванія на Сучъ, устроились здѣсь хорошо, и дастъ Богъ на мѣстѣ ихъ одинокой фанзы выростетъ русская деревенька, а вслѣдъ за нею и рядъ поселковъ въ долинѣ Сицы, представляющей довольно мѣста для значительнаго числа поселенцевъ. Пока же старовѣры живутъ совершенно особнякомъ, и много трудовъ придется имъ положить для того, чтобы одними своими собственными силами одолѣть всѣ препятствія, представляемыя безлюдьемъ и природою. Приняли меня старовѣры хорошо, накормили, напоили и уложили спать на душистомъ сѣнѣ, еще недавно свезенномъ съ береговъ Сицы. На утро бабы меня угостили еще лучше; въ мою походную корзину старуха-хозяйка положила вареную курицу, яицъ и цѣлую кучу ржаныхъ пироговъ.

Цёлыхъ двое сутокъ отъ фанзы старовъровъ мы перебирались черезъ тайгу, образующую водораздълъ между бассейнами Сицы и Цимухэ. Переходы черезъ дикую тайгу мнѣ были не ръдкость, какъ и ночевки въ глухомъ лъсу. Чудную лунную ночь мы провели у костра на самомъ перевалъ, раздъляющемъ оба бассейна, а на утро снова углубились въ дъвственную тайгу, гдъ пробирались по звъровымъ тропамъ, порою по такой чащъ, что невозможно было ъхать верхомъ, чтобы не быть сброшеннымъ съ коня. На этомъ переходъ мы снова поохотились очень успъшно; помимо нъсколькихъ фазановъ и рябковъ, мнъ удалось убить въ кедровникъ небольшого ошейниковаго медвъдя, а моимъ корейцамъ—прекрасную рослую козулю, которая и послужила намъ на ужинъ и объдъ. Мои проводники попутно скрали еще съ чужой пасти изловленнаго соболя, за что имъ порядкомъ потомъ досталось отъ меня.

Послѣ утомительнаго перехода почти въ 50 версть по тайгѣ, слѣдуя теченію рѣки Цимухэ, мы спустились въ ея долину, гдѣ и встрѣтили рядъ китайскихъ фанзъ, расположенныхъ уже на угодіяхъ, принадлежащихъ селу Шкотову. Остановка и ночевка въ одной изъ этихъ фанзъ дали мнѣ случай присмотрѣться еще разъ къ сельскому хозяйству китайцевъ, умѣющихъ чрезвычайно ловко эксплоатировать землю даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нашъ мужикъ не съумѣлъ бы и приняться за нее.

На другой день, еще до полудня, я быль опять въ Шкотовъ, описавъ за эти дни цълый кругъ съ заъздомъ на Сучанъ. Отдохнувъ немного въ гостепріимной деревенькъ у знакомаго мнъ му-

жичка, я направился отсюда вверхъ по ръкъ Майхэ, еще недавно занятой сплошь китайцами, а теперь ставшей почти русскою ръкою; деревни Майхинская, Многоудобное и Новохотунчи составляють цёлый рядь русскихъ поселковъ, которые лишь тайгою отдёляются отъ большой группы русскихъ селеній, расположенныхъ въ бассейнъ Лефу, впадающей въ озеро Ханку. Довольно высокій переваль, отділяющій системы обыхь этихь рыкь, покрытый дикою малодоступною тайгою, я прошель верхомъ въ полутора сутокъ, при чемъ одну ночь, уже последнюю, мне привелось проводить снова у костра въ лъсу. Послъ труднаго перехода, показавшагося мнъ особенно тяжелымъ по случаю проливного дождя, сопровожлавшаго меня съ половины пути, я пришель въ большую деревню Раковку, жители которой занимаются болбе охотою, чемъ земледеліемъ; они, чуть не единственные поселенцы въ крат, пробують, говорили мнъ, заниматься и не безъ успъха пчеловодствомъдёломъ почти новымъ въ Южно-Уссурійскомъ край.

Объвздомъ нъсколькихъ русскихъ селъ, расположенныхъ на ръкъ Лефу и ея притокахъ, я окончилъ свои странствованія по краю, вынеся въ общемъ скоръе отрадное, чъмъ грустное и безотрадное впечатлъніе, которое получали нъкоторые туристы, смотръвшіе сквозь особую призму на молодое дъло русской колонизаціи мало извъданнаго края, справедливо носящаго наименование русской Манчжуріи. Русское діло пойдеть непремінно въ этомъ благодатномъ краб, думалось мнв, не смотря на наветы некоторыхъ его недоброжелателей и враговъ. Побольше свъту и правды, побольше разумныхъ сидъ и энергіи приложите къ этому великому дёлу. и оно разовьется скоро и дасть плодъ сторичный. Когда русская колонизація утвердится прочно въ Южно-Уссурійскомъ крав и желъзный путь соединить его черезъ Сибирь съ остальною Россіею, никакія силы не вырвуть у насъ этой дорогой окрайны, открывающей нашему отечеству прямой путь въ Великій океанъ. Не страшны намъ тогда будуть ни Манчжурія, ни Китай; Россія будетъ стоять тогда твердою пятою на берегахъ океана, и пусть ктонибудь попробуеть сдвинуть хотя бы эту пяту...

Съ береговъ Лефу, черезъ станицу Благодатную и Григоровку, я выбхалъ снова на большой почтовый трактъ, по которому уже безостановочно покатилъ въ Владивостокъ. Отдохнувъ почти полтора мъсяца въ самой глубинъ Южно-Уссурійскаго края и набравшись новыхъ силъ и впечатлъній, я ъхалъ въ столицу края, гдъ ждалъ меня пароходъ, который долженъ былъ превести меня въ Японію, а оттуда черезъ море и океанъ снова въ матушку Россію...

А. Елисъевъ.



## ВОСПОМИНАНІЯ О ПОЭТЪ А. И. ПОЛЕЖАЕВЪ.

ОЙ ОТЕЦЪ, извъстный лексикографъ, Н. П. Макаровъ былъ очень друженъ съ Владиміромъ Ивановичемъ Л—мъ, артилерійскимъ офицеромъ, умершимъ въ 1852 году.

Находясь въ 1836 году по дъламъ въ Москвъ, Л. познакомился тамъ съ талантливымъ поэтомъ-страдальцемъ А. И. Полежаевымъ, ко-

торый въ это время уже представляль изъ себя живой трупъ, ежеминутно ожидавшій окончательнаго разрушенія. Встрътивъ любящую дъвушку, блеснувшую яркимъ метеоромъ въ его безотрадной жизни, поэтъ естественно долженъ былъ или обновиться и почувствовать себя бодрымъ и переродившимся подъ вліяніемъ любви, или не вынести этого чувства и упасть еще ниже, дойдя до исходной точки человъческихъ страданій. Но натура его была уже такъ сломана и убита жизнью, что онъ не вынесъ свътлаго и сильнаго проблеска, потрясшаго его до глубины души — и погиоъ.

Въ эту именно эпоху его жизни съ нимъ познакомился Л.

Послъднимъ въ то же время были написаны «Воспоминанія» о поэтъ, подаренныя въ сороковыхъ годахъ моему отцу и случайно уничтоженныя въ 1886 году моими малолътними племянниками.

Подъ свъжимъ еще впечатлъніемъ, я тогда уже набросалъ отдъльные эпизоды, наиболъе запечатлъвшіеся въ моей памяти, затъмъ соединилъ ихъ въ одно цълое, и такимъ образомъ возникла настоящая статья.

Мив неизвъстно, гдъ встрътился Л. съ Полежаевымъ, но знаю, что поэтъ искренно привязался къ своему новому знакомому и не разъ ночевалъ у него, отпрашиваясь у начальства. По словамъ Л.,

Полежаевъ былъ брюнетъ, невысокаго роста, довольно широкоплечій, съ некрасивымъ, но выразительнымъ и оригинальнымъ лицомъ; у него былъ правильный и довольно длинный носъ; прическа болъе или менъе върно переданная на его литографированныхъ портретахъ, нависшіе усы, закрывавшіе почти весь ротъ и круглый мясистый подбородокъ. Самой выразительной чертой его физіономіи были, конечно, большіе черные глаза, свътившіеся умомъ, энергіей, благородствомъ и какой-то высшей духовной силой.

Помню разсказъ, что когда на Кавказъ ближайшій начальникъ Полежаева сталъ дълать ему за какую-то провинность выговоръ,— Полежаевъ взглянулъ начальнику прямо въ глаза своимъ искрометнымъ взглядомъ, и тотъ остановился на полусловъ, смъщался и посиъщилъ уйти.

Руки Полежаева слегка дрожали, что вмъстъ съ нъсколько припухщимъ лицомъ и преждевременной съдиной въ волосахъ показывало пристрастіе поэта къ спиртнымъ напиткамъ.

Съ людьми мало знакомыми, Полежаевъ былъ неразговорчивъ, словно дичился, но сойдясь съ къмъ-нибудь ближе, онъ, особенно когда находился въ духъ, много говорилъ, прекрасно читалъ свои и чужіе стихи и увлекательно передавалъ эпизоды изъ своей кав-казской боевой жизни. Разсказывая иногда анекдоты веселаго и даже пикантнаго характера, Полежаевъ былъ на самомъ дълъ далеко не веселъ.

Не смотря на всъ старанія, ему было трудно скрыть затаенную, постоянно угнетавшую его тоску; неръдко въ срединъ самаго оживленнаго разговора на лицо его вдругъ набъгала туча, онъ хмурился, задумывался и потомъ, какъ бы спохватившись, напускалъ на себя неестественную развязную веселость. Эта напускная веселость дъйствовала очень тяжело на Л., потому что онъ чувствоваль подъ ней горькія слезы.

— Къ чему киснуть и ходить съ постной физіономіей,—этимъ горю не поможешь,—говорилъ не разъ поэтъ Л—у.

Въ силу такого разсужденія, онъ не выставляль на показъ своихъ ощущеній. При томъ же былъ слишкомъ гордъ, чтобы комунибудь, даже другу, повърить свои душевныя скорби. О своемъ происхожденіи онъ никогда никому не говориль, и разспросы объ этомъ его раздражали; это, вообще, было его больнымъ мъстомъ и, въроятно, причиною многихъ страданій. Ко всему окружающему поэтъ относился крайне апатично; былъ очень разсъянъ, неряшливъ и постоянно ходиль въ разорванной одеждъ. Не смотря на свою не только бъдность, но въ полномъ смыслъ слова нищету, Полежаевъ не дорожилъ деньгами, и если кто-нибудь помогалъ ему (а это случалось не часто), онъ или отдавалъ деньги такимъ же бъднякамъ, какимъ былъ самъ, или же просто пропивалъ ихъ. Напиваясь пьянъ, онъ дълался молчаливъ, обидчивъ, раздражи-

теленъ и проклиналъ весь свътъ; все это обыкновенно кончалось двънадцати-часовымъ сномъ, извиненіями и разспросами: «Не сказалъ ли я что-нибудь непристойнаго?—не наговорилъ ли вздора?» Случалось, что иногда онъ устроивалъ скандалы. Такъ, однажды, идя пьяный по улицъ, поругался съ двумя евреями и столкнулъ ихъ въ огромную лужу (это было весной); евреи принесли жалобу, и дъло могло принять дурной оборотъ, еслибы за Полежаева не вступилась одна вліятельная дама. Другой случай съ нимъ былъ такой: онъ заснулъ ночью у забора, и жулики стащили съ него всю верхнюю одежду, въ которой, между прочимъ, находился кошелекъ съ двумя рублями и тетрадка стиховъ. Къ счастью, проходившій случайно полицейскій, замътивъ продълку воровъ, настигъ ихъ, отобралъ похищенное и возвратилъ протрезвившемуся отъ холода Полежаеву.

Однажды, Полежаевъ пришелъ къ Л. въ самомъ возбужденномъ состояніи; послъдній подумаль, что поэтъ пьянъ, но оказалось совсъмъ другое.

- Что съ вами, Александръ Ивановичъ? спрашивалъ Л.
- Генералъ распекъ, дрожащимъ голосомъ отвъчаетъ Полежаевъ.
  - -- Какой генералъ?
- N. N. (фамилію не помню, это быль постоянно пьяный бурбонъ Аракчеевской школы).
  - За что?
- За то, что пуговица у мундира оторвалась, задыхаясь отвътиль Полежаевъ, - хотъль еще что-то сказать, но не выдержаль, остановился на полусловъ и, схватившись за голову, зарыдалъ. Л. былъ пораженъ. Такой порывъ совершенно не согласовался съ сдержаннымъ и всегда замкнутымъ характеромъ поэта; но объяснить его не трудно. Испытавъ съ двадцатилътняго возроста всю горечь презрительныхъ отношеній къ нему, какъ преступнику, отверженцу общества, поэтъ, конечно, въ глубинъ души таилъ обиду и чувство мести къ своимъ гонителямъ. Это чувство слишкомъ долго сдерживалось и должно было когда-нибудь прорваться наружу. Сосудъ наполнялся болье и болье и ожидаль только легкаго толчка, чтобы расплескаться. Толчекъ явился въ брани пьянаго генерала, который, кром'в того, коснулся самаго больного Полежаеву мъста: зная объ его происхожденіи, онъ между прочимъ, укорилъ его: «Какъ, молъ, сынъ дворянина могъ дойти до такого низкаго состоянія».

Л. могъ успокоить поэта только бутылкой водки, немедленно же опорожненной.

Съ 1836 года поэть началь часто хворать. Онъ не могь громко говорить, и каждый оживленный разговорь вызываль сильный мокротный кашель. Чахотка уже дёлала свое дёло.

- Скоро помирать буду, чувствую я это, —говориль онь Л—цу.
- А зачъмъ вы такъ много вина пьете; въдь это ядъ для васъ.
- Что объ этомъ разсуждать, грустно отвъчалъ Полежаевъ, махнувъ рукой, отъ смерти не уйдешь, да я и не боюсь ея, пусть приходитъ, а не пить не жить! Выпьешь стаканъ забудешься, въдь я живу-то не на лаврахъ почиваю; да и не думаю, чтобы водка мнъ вредила: въ прежнее время я ею отъ всъхъ болъзней лечился. Послъ полубутылки пропотъешь хорошенько и всю боль какъ рукой сниметъ— хоть танцуй.

Что было ему отвъчать на эти слова?

Видя крайне стъсненное положение поэта, Л. предложилъ ему денегъ «въ займы». Полежаевъ сначала не хотълъ и слышать о помощи и только послъ долгихъ убъждений принялъ подарокъ.

Въ этотъ же день Л., проходя мимо одного кабака, услышалъ знакомый хриплый голосъ, неистово декламирующій какіе-то стихи Пушкина. Посмотръвъ въ окно, Л. увидълъ слъдующую картину: за столомъ, уставленнымъ водкой и пивомъ, сидълъ совсъмъ пынный Полежаевъ, обнявшись съ двумя дюжими солдатами, отчаянно жестикулировалъ и безпрестанно ударялъ по плечамъ своихъ собутыльниковъ. Полежаевъ не выдержалъ и прокучивалъ деньги, данныя ему на неотложныя надобности. Разумъется, Л. поспъшилъ скрыться незамъченнымъ.

Передъ отъвздомъ своимъ изъ Москвы, Л. нарисовалъ съ Полежаева два портрета въ профиль, одинъ карандашемъ, а другой акварелью; послъдній былъ подаренъ моему отцу вмъстъ съ рукописью и теперь хранится у меня. Онъ сдъланъ очень грубо и неумъло, но, по словамъ Л. и поэта Л. Якубовича, схожъ съ оригиналомъ. Копія съ него прилагается къ настоящимъ воспоминаніямъ. Прощаясь съ Полежаевымъ, Л. во второй разъ оказалъ ему денежную помощь и потомъ нъкоторое время переписывался съ нимъ. Во всъхъ письмахъ поэта говорилось только объ одномъ объ ожиданіи скорой смерти.

Въ заключеніе, считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о портретахъ Полежаева, изданныхъ до сего времени. Перечисляю ихъ не по времени появленія, а по типамъ.

## Портреты Полежаева.

### Первый оригиналь.

- 1) Литографія А. Ястребилова при первомъ (М. 1833) и второмъ (М. 1836) изданіяхъ «Кальяна». Это первый явившійся въ печати портретъ поэта; онъ изображенъ въ унтеръ-офицерской формъ; поворотъ головы вдъво (отъ зрителя); высокій лобъ, тонкій, необыкновенно прямой носъ, неестественно сложенныя руки; огромныя бычачьи глаза и словно выведенные брови и усики. Подъ портретомъ печатная подпись «А. Полежаевъ».
- 2) Копія съ этой литографіи, исполненная крайне плохо фотографіей Левитскаго, приложенная къ «Собранію сочиненій Полежаєва» изд. В. Н. Улитина (М. 1886), которую издатель выдаєть за снимокъ съ какого-то, будто бы хранящагося у него, фантастическаго оригинала. Автографическая подпись «Александръ Полежаєвъ».
- 3) Тоже литографія художника Богатова по грудь (безъ рукъ), съ автографической подписью «А. Полежаевъ». Приложена къ маленькому изданію Улитина (М. 1886) «Собраніе стихотвореній Полежаева».

#### Первый варіантъ съ перваго оригинала.

4) Грубо исполненная маленькая гравюрка при третьемъ изданіи «Кальяна» (М. 1838) п «Арфі» (М. 1838). Поэтъ изображенъ въ офицерскомъ мундирів по грудь (безъ рукъ), поворотъ головы вліво. Физіономія натянуто-улыбающаяся и, по словамъ Білинскаго, пошлая; лобъ и подбородокъ необычайныхъ размівровъ. Печатная подпись «А. Полежаєвъ».

По отзыву современниковъ этотъ и Ястребиловскій портреты Полежаева нисколько не напоминаютъ его.

## Второй варіантъ съ перваго оригинала.

5) Литографія неизвъстнаго художника: голова вправо, опухшее лицо съ плаксивыми глазами и кислымъ выраженіемъ — худшій изъ встхъ варіантовъ этого типа. Подъ портретомъ автографическая подпись «Александръ Полежаевъ». Литографія приложена къ первому изданію К. Т. Солдатенкова (М. 1857) стихотвореній Полежаева. (Въ Дашковской портретной галлерев Румянцевскаго музея находится копія съ этого портрета, псполненная сепіей).

#### Третій варіантъ съ перваго оригинала.

- 6) Гравюра на деревѣ R. К. вправо; въ унтеръ-офицерскомъ мундирѣ, со сложенными руками; при второмъ изданіи Солдатенкова «Стихотвореній Полежаева» (М. 1859). (П. А. Ефремовъ говоритъ, въ примѣчаніяхъ къ послѣднему изданію Полежаева (Суворина), что къ этому изданію приложена та литографія, которая находится въ первомъ изданіи Солдатенкова). Этотъ портретъ имѣетъ большое сходство съ Ястребиловской литографіей; вся разница этихъ изображеній кроется въ прическѣ и выраженіи глазъ.
- 7) Тоже литографія Бахмана въ изданій П. Н. Полевого «Альбомъ русскихъ писателей» (М. 1860). Мив никогда не приходилось видёть этой литографіи, не смотря на тщательные розыски; знаю ее я только по двумъ фотографическимъ снимкамъ. (См. № 8). Брови, усы и носъ переданы по этимъ изображеніямъ въ еще больс утрированномъ видё, чёмъ на литографіи Ястребилова и гравюркъ R. К.

- Снимки съ литографіи Бахмана фотографовъ Везенберга и Александровскаго продаются по 5 и 10 коп.
  - 9) Тоже гравюра на деревѣ Шюблера. «Нива», 1888, № 3.
- Тоже «Всемірная Иллюстрація», 1886, № 3, съ автографомъ «Александръ Полежаевъ».
  - 11) Тоже «Звёзда», 1886, № 4, съ тёмъ же автографомъ.
  - 12) Тоже «Современный календарь» Ступина на 1891 г.

#### Четвертый варіанть съ перваго варіанта.

13) Гравюра на деревѣ Адта, въ 3-мъ номерѣ «Живописнаго Обоврѣнія», 1888 г. Голова вправо, лицо типа гравюры R. К., но нарисовано художникомъ гораздо правильнѣе. Этотъ варіантъ замѣчателенъ тѣмъ, что на немъ Полежаевъ изображенъ въ штатскомъ платъѣ (!?), что представляетъ совершенную безсмыслицу, такъ какъ Полежаевъ не имѣлъ средствъ предаваться домашнему кейфу и ходить въ партикулярномъ платъѣ. И. А. Ефремовъ считаетъ этотъ портретъ «Новымъ оригиналомъ» совершенно напрасно. Онъ ничто иное, какъ плодъ досужей фантазіи художника или гравера.

#### Второй оригиналъ.

14) Большая литографія Сиверса 1838 года, изображающая Полежаева въ гробу, въ офицерскомъ мундиръ, съ автографомъ стихотворенія «И поэтическія въжды»... и т. д., нигдъ не была повторена.

#### Третій оригиналь.

15) Акварель Е. И. Бибиковой 1834 г. Повороть головы влѣво, поэть изображенъ пишущимъ, по поясъ. Типъ совершенно отличный отъ остальныхъ. По отзыву г-жи Бибиковой портретъ «разительно похожъ».

Копія гравированная на стали Брокгаузомъ при «Стихотвореніяхъ А. И. Полежаева», изданныхъ А. С. Суворинымъ (Спб. 1889) съ автографомъ «Александуъ Полежаевъ».

#### Четвертый оригиналь.

16) Акварель, рисованная въ 1836 г. В. И. Ленцомъ. Поворотъ головы влъво, въ профиль. Портретъ рисованъ грубо, но по отзыву В. И. Ленца—схожъ.

Оригиналь хранится у меня, а гравированная копія, исполненная В. Матэ, придагается здѣсь.

К. Макаровъ.





# КАРИКАТУРИСТЪ Н. А. СТЕПАНОВЪ 1).

VJ.

СТАВИВЪ «Сынъ Отечества» и основавъ собственный журналъ, Степановъ очутился на высотъ своего призванія. «Искра» представляла широкое поле для его дъятельности и всесторонняго развитія его таланта. Набивъ въ теченіе года руку въ дълъ, которое было для него совершенно ново, Н. А. составилъ себъ цълый кодексъ правилъ и пріемовъ, которыми слъдовало руководствоваться

въ новой работъ. Теперь Н. А. уже зналъ, чъмъ особенно интересуется публика, что ей нравится, отъ чего она приходитъ въ восторгъ. Притомъ же въ «Искръ» Степанова окружалъ цълый рой молодыхъ писателей съ сатирической жилкой въ талантъ, бывшей тогда въ такой модъ, безвозмездно доставлявшихъ талантливому карикатуристу массу самого живого и свъжаго матеріала. Этотъ матеріалъ наблюдательному человъку въ то переходное, горячее и отчасти сумбурное время легко было собирать.

Мы уже говорили, что Н. А. давно лелѣялъ мысль объ основаніи сатирическаго журнала съ карикатурами. Чужія изданія, въ которыхъ онъ участвовалъ своими трудами, не удовлетворяли его, да и мало давали ему средствъ. Статуэтки и бюстики всѣмъ пріѣлись и продажа ихъ прекратилась; на средства, которыя давали Н. А. политическія карикатуры по случаю Крымской войны, нельзя было существовать, да и война кончилась, а «Знакомые» окупались плохо. Такимъ образомъ, силою обстоятельствъ, Н. А. приходилось подумывать о собственномъ изданіи. Но для этого

¹) Окончаніе, См. «Историческій Въстникъ», т. XLIII, стр. 746.

необходилъ былъ, во-первыхъ, способный редакторъ литературнаго отдъла, а во-вторыхъ, деньги. И то и другое очень скоро было найдено. Одинъ изъ пріятелей Н. А. 1) рекомендовалъ ему В. С. Курочкина. Курочкинъ, замътимъ кстати, всегда признавалъ иниціативу основанія «Искры» за Степановымъ и, такъ сказать, его главенство надъ журналомъ, подписываясь всегда вторымъ редакторомъ, не смотря на обычай подписываться въ алфавитномъ порядкъ фамилій.

Курочкинъ тогда быль уже извёстень во всёхъ литературныхъ кружкахъ своими мастерскими переводами стихотвореній Беранже, и Степановъ, приглашая его въ соредакторы, вполнъ основательно разсчитываль, что В. С. завербуеть въ «Искру» всю тогдашнюю талантливую литературную молодежь. И Н. А. не ошибся въ своихъ предположеніяхъ: дъйствительно, молодые таланты: В. П. Буренинъ, Д. Д. Минаевъ, Н. С. Курочкинъ, П. И. Вейнбергъ (Гейне изъ Тамбова), И. Ө. Горбуновъ и др. — охотно примкнули къ «Искръ», смотря на это изданіе, какъ на ультра-либеральное, въ которомъ можно свободно излагать свои обличительные взгляды, стесняемые въ другихъ редакціяхъ консервативной уздой. Но вскоръ «Искръ» пришлось считаться съ цензурой, которая стала охлаждать рьяныхъ сотрудниковъ, и последнимъ пришлось скрывать свои фамиліи подъ разными псевдонимами, бросая въ прохожихъ камушки лишь изъ-за угла. Это вначалъ много вредило усивху журнала, который несомнённо до сихъ поръ сохраняеть за собой репутацію лучшаго сатирико-карикатурнаго журнала на Руси. На первыхъ порахъ и подписка на «Искру», отъ которой публика въ правъ была ожидать занимательнаго развлеченія, шла не такъ хорошо, какъ на пошло-балагурный «Весельчакъ»; причиной чего служило недовъріе къ новому изданію, ибо въ то время очень ужъ много затъвалось сатирическихъ журнальцевъ, угасавшихъ вскоръ послъ своего появленія. Кромъ того, публика привыкла, чтобы въ объявленіяхъ о новыхъ журналахъ ей называли авторовъ полными именами и притомъ извъстными, несомнънно талантливыми; а туть ей объщали замаскированные таланты и иниціалы: А. Г-въ, Б-нъ, и пр. Вотъ почему публика въ началъ думала, что «Искра» не болъе, какъ литературная афера и побаивалась за свои деньги, пока наконецъ ей не разъяснили, какія личности скрываются за псевдонимами и что иначе и не можеть быть въ сатирико-карикатурномъ изданіи, если хочешь избъжать преслъдованій людей, задътыхъ за живое, хотя бы и вполнъ справедливо.

Не смотря, однако, на всю талантливость своихъ редакторовъ и сотрудниковъ, цифра подписчиковъ на «Искру», насколько

<sup>1)</sup> Ф. К. Гебгардтъ.

намъ извъстно, не поднималась въ лучшее время ея существованія (съ 1859 года по 1864) выше 7000. Никакого писаннаго условія между Курочкинымъ и Степановымъ не сохранилось. С. Н. Степановъ сообщаеть въ своей запискъ только, что редакторы поръшили доходы отъ журнала дълитъ по поламъ.

Всёхъ литераторовъ занималъ вопросъ въ началѣ изданія «Искры»—на какія деньги она издавалась. Всё знали, что у Н. А. такихъ денегъ, какія требовались на изданіе съ рисунками, не было, и всё полагали, что участникомъ въ изданіи «Искры» былъ А. С. Даргомыжскій, ибо послѣдняго почему-то считали богаче Степанова. Но оказалось, что это предположеніе было невѣрно, ибо деньги на изданіе «Искры» далъ взаймы извѣстный В. А. Кокоревъ и далъ онъ всего 6.000 руб. Эти деньги были ему возвращены черезъ годъ изъ подписки на 1860 годъ, т. е. второй годъ изданія.

Года за два до изданія «Искры» и первые три года изданія отношенія между Степановымъ и Курочкинымъ были самыя дружескія; но потомъ деньги стали портить эти отношенія, и они становились натянутыми. Между редакторами пошли пререканія, которыя въ концѣ 1863 или въ началѣ 1864 года кончились разрывомъ, послѣ пятилѣтняго совмѣстнаго издательства. Къ сожалѣнію, во всѣхъ подробностяхъ нельзя возстановить картину постепеннаго разлада и окончательнаго разрыва Степанова съ Курочкинымъ, ибо въ портфелѣ Н. А. не сохранилось писемъ послѣдняго, за исключеніемъ лишь одного, писаннаго еще въ 1859 году Поэтому приходится разсказать дѣло въ общихъ чертахъ.

Когда «Искра» завоевала симпатіи публики и подписка достигла почтенной и внушительной пифры. В. С. Курочкинъ сталъ жить не по средствамъ, тратя въ мъсяцъ отъ 1000 до 1500 руб. Онъ могъ проживать отъ 10 до 12 тысячъ въ годъ, но 20 тысячъ были обременительны и невозможны для бюджета журнала. Онъ началъ забирать барыши за годъ впередъ и все требовалъ еще и еще. Сообразуясь съ доходами «Искры», Курочкина приходилось обуздывать, выдавая ему по 750 въ мёсяцъ, кромё денегь, платимыхъ сотрудникамъ по литературной части. Тогда-то и начались пререканія между издателями. Курочкинь сталь требовать весьма значительную сумму на гонораръ сотрудникамъ, не смотря на то, что въ «Искръ» очень ръдко помъщались статьи извъстныхъ литераторовъ; большею же частью журналъ наполнялся произведеніями писателей молодыхъ или начинающихъ, а то и даровыми статейками, присылаемыми gratis изъ провинціи. Продолжать такіе порядки было невозможно. Желая уладить острыя хозяйственныя неурядицы по изданію «Искры», Н. А. нашель нужнымъ обратиться къ посредничеству третейскаго суда, въ которомъ со стороны Степанова участвовали Даргомыжскій и извъстный тогдашній книгопродавецъ Кожанчиковъ. Послъ долгихъ преній оказалось, однако, что придти къ какому-нибудь примирительному ръшенію не было никакой возможности. Очень естественно, что Н. А. не могъ отказаться отъ первоначальныхъ условій, т. е. отъ полученія половины дохода съ изданія, тъмъ болъе, что онъ одинъ трудился, какъ волъ, и все выносилъ на своихъ



Сенаторъ Харитоновъ (пъвецъ-любитель).

плечахъ. При тогдашнемъ стѣсненіи со стороны цензуры, «Искра» собственно брала карикатурами, которыя были неистощимы; надо только удивляться выносливости и таланту Степанова, который еженедѣльно давалъ четыре группы большихъ карикатуръ или двѣнадцать группъ малыхъ! Вѣдь требовалось не только придумать ихъ, но и скомпановать, прибрать подходящія къ нимъ под-

писи и тщательно нарисовать на деревяшкахъ. Притомъ Степановъ ни разу не манкировалъ своею обязанностью въ теченіе цѣлыхъ пяти лѣтъ. Къ этому надо прибавить, что, кромѣ своихъ карикатуръ, онъ въ каждомъ нумерѣ «Искры» помѣщалъ еще четыре карикатурныя группы другихъ художниковъ, которые, конечно, не давали ихъ даромъ и за которыя приходилось платить порядочныя деньги; въ особенности же это случалось тогда, когда на первой страницѣ помѣщалась большая карикатура изъвъстнаго художника, заставлявшаго платить себѣ порядочный кушъ.

Не желая трудиться лишь для того, чтобы Курочкинъ имѣлъ возможность тратить на свои прихоти по 20-ти тысячъ въ годъ, которыхъ «Искра» не могла давать, Степановъ покинулъ свое дѣтище, которое безъ своего родителя начало постепенно хирѣть и чахнуть. Карикатуры стали все плоше и плоше, а черезъ два-три года и совсѣмъ исчезли со страницъ этого изданія, превратившагося къ концу шестидесятыхъ и въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ простой сатирическій листокъ 1).

Хотя на журналъ Степановъ и значился редакторомъ, но вся литературная часть была вполнъ передана въ руки Курочкина, и Н. А., по своему благородству, ни во что не вмъшивался съ своимъ «я». Несомнънно, однако, что до 1862 года Н. А. имълъ вліяніе на Курочкина, ибо стояль выше посл'єдняго, какъ по своей житейской опытности, такъ и по своему образованію и вкусу. Но съ того времени, какъ между ними пошли денежныя недоразумънія, вліяніе это прекратилось, и Н. А. приходилось только, какъ и въ прежніе три года, поспъвать на выручку Курочкина, когда къ «Искръ» привязывалась за какую-нибудь статью тогдашняя цензура. Ходатайства и заступничество Степанова не разъ выручали Курочкина, потому что Н. А. пользовался полнымъ уваженіемъ даже тогдашнихъ представителей цензуры; кромъ того, за него стояли люди вліятельные, которые не позволили бы наносить ему ущербъ, будучи убъждены, что онъ, какъ отвътственный редакторъ, не способенъ быль допустить въ «Искръ» чего-нибудь могущаго компрометировать его гражданскую честность; задътыя, же въ «Искръ» имъ или Курочкинымъ личности отличались не

<sup>1)</sup> Изъ следующаго письма В. Р. Зотова къ Н. А., писаннаго въ декабре 1865 года, видно, что у В. Р. есть письмо, въ которомъ Степановъ разсказываеть о причине его разрыва съ Курочкинымъ. Къ сожаленію, г. Зотовъ этого письма намъ не сообщилъ. В. Р. пишеть: «Милостивый государь, Николай Александровичь! Влагодарю вась за письмо. Мит не нужно было даже знать подробностей вашего дела съ Курочкинымъ, и безъ того я всегда быль убежденъ, что во всехъ журнальныхъ дрязгахъ вы всегда были чисты и всегда были жертвою, а не эксплуататоромъ... Наденсь на дняхъ увидёться съ вами—и тогда поговоримъ обо всемъ. Высказывать все на бумаге неудобно, да и нётъ времени», и проч.

такими еще слабостями и недостатками, которые не составляли тайны для столичнаго общества...

Не смотря на массу и поспѣшность работы, надо отдать справедливость, что отъ еженедѣльнаго и столь дешеваго изданія 1), какимъ была «Искра», при тогдашнихъ техническихъ несовершенствахъ, нельзя было и требовать лучшаго исполненія карикатуръ.



Поэтъ-чиновникъ Бернетъ 2).

Не встръчая въ «Искръ» тъхъ тупоумныхъ и пошлыхъ выходокъ, которыми тогда отличались ежедневно появлявшіеся и разносимые по Невскому проспекту quasi-сатирическіе листки разнаго характера и формата, публика относилась къ новому журналу внимательно и сочувственно. Постоянно возроставшему успъху «Искры»

<sup>1) «</sup>Искра» стоила всего 6 руб.

<sup>2)</sup> Псевдонимъ довольно взвъстнаго поэта послъ-пушкинскаго періода А. К. Жуковскаго, который служеніе музамъ весьма успъшно соединялъ съ чиновничьей карьерой по министерству финансовъ.

особенно содъйствовали карикатуры Степанова на извъстныхъ тогда столичному обществу лицъ, на извъстныхъ дъятелей литературы и науки. Конечно, гораздо было бы лучше, если бы карикатура могла обходиться безъ личностей; но, съ другой стороны, карикатура безъ личности-все равно, что птица съ обстриженными крыльями. Говорять, что во всёхь карикатурахь Гогарта фигурирують лишь извъстныя въ свое время личности въ Англіи. Во Франціи и Германіи на Наполеона III и Бисмарка рисовалась, а на последняго до сихъ поръ рисуется, масса карикатуръ. Эти карикатуры они собирали, составивъ изъ нихъ толстые альбомы. Такимъ образомъ, личность въ карикатуръ играетъ видную роль и значеніе. Но употреблять карикатуру ко вреду своего ближняго, притомъ же измышляя на него разные недостатки, въ которыхъ онъ неповиненъ, - дъло недобросовъстное. Всъ близко знавшіе Степанова говорять, что Н. А. на это не быль способень и что все предосудительное, когда-либо появлявшееся въ «Искръ», дълалось не по его иниціативъ. Но бывали случаи, когда добродушный Н. А. долженъ былъ идти на поводу легкомысленнаго соредактора и будто бы ради интересовъ журнала исполнять его желанія. Поэтому въ «Искръ» неръдко появлялись недобросовъстныя карикатуры противъ ея соперниковъ или собратовъ по литературному и журнальному дёлу, не говоря уже о нашей денежной или финансовой аристократіи, которой въ «Искръ» не давалось покоя и которая бичевалась при всякомъ удобномъ и неудобномъ случав. Такія выходки «Искры» не могли не вредить ей. Воть чёмъ и объясняется то обстоятельство, что, не смотря на разнообразіе карикатуръ, неоспоримый таланть главнаго карикатуриста и многія литературныя достоинства этого сатирического журнала, подписка на него никогда не заходила далъе 7,000.

Объявляя о своемъ появленіи въ свъть, «Искра» говорила, что она возьметь на себя разработку общихъ вопросовъ, общественныхъ и художественныхъ, путемъ отрицанія ложнаго во всёхъ его проявленіяхъ въ жизни и искусствъ. Путемъ литературнаго обличенія она намфревалась неуклонно стремиться къ достиженію положительныхъ результатовъ. Программа «Искры» была довольно разнообразна и состояла, во-первыхъ, изъ хроники прогресса, т. е. изъ сатирического обозрънія различныхъ явленій русской жизни, -- вовторыхъ, изъ юмористическихъ статей по современнымъ вопросамъ въ стихахъ и прозъ, - въ-третьихъ, изъ сатирическихъ стихотвореній, повъстей и очерковъ; въ-четвертыхъ, былъ отдълъ подъ заголовкомъ: «Намъ пишутъ», въ которомъ помъщались выдержки изъ иногородныхъ корреспонденцій «Искры», а также отдъльные очерки петербургской и московской общественной и литературной жизни; въ-пятыхъ, наконецъ, существовала рубрика: «Искорки», подъ которой печатались шутки въ стихахъ и прозъ, замътки, пародіи, эпиграммы, афоризмы, комическія объявленія, и проч. Въ одномъ изъ своихъ объявленій объ изданіи «Искра» говоритъ: «Чёмъ болёе существенныхъ вопросовъ жизни, силою времени, предоставится всестороннему литературному обсужденію въ журналистикъ, тъмъ разнообразнъе и существеннъе будетъ и содержаніе «Искры». Продолжая нашу скорбную, далеко неполную лътопись смъшныхъ и темныхъ сторонъ русской жизни, мы, какъ



Странникъ Павелъ Якушкинъ.

прежде, будемъ служить справедливымъ требованіямъ современнаго общества, отрицая, какъ ложное и отжившее, все, что не уживается съ этими требованіями».

Но, къ сожалънію, «сила времени», повидимому, не особенно благопріятствовала разнообразію общественной сатиры въ «Искръ», такъ что ей приходилось большею частью и главнымъ образомъ пр еслъдовать своими стрълами литературу и журналистику, отча

сти искусство, въ лицъ ихъ тогдашнихъ представителей. Такимъ образомъ, поставленная при основаніи «Искры» цёль едва ли достигалась: журналь съ своей, конечно, точки зрънія старался отрицать ложное въ искусствъ, но въ жизни ему того же сдълать не удавалось. Перечитывать теперь «Искру» всю сплошь — дъло довольно скучное и едва ли на это найдутся охотники изъ публики. Это, конечно, объясняется тёмъ, что общественная сатира ея была не глубока и затрогивала такія явленія, о которыхъ теперь зачастую говорять остроумные фельетонисты большой и малой прессы. Сатира «Искры» — фельетонная и по большей части личная, которая нынъ и непонятна, и неинтересна. Для современниковъ она разумъется была занимательна, какъ занимательны были и корреспонденціи изъ провинціи, ибо этотъ отдёль въ тогдашнихъ газетахъ почти не существовалъ. Нынъ же, съ значительнымъ развитіемъ провинціальной прессы, корреспонденціи «Искры» представляются чёмъ-то жалкимъ и чахлымъ. И такъ, по нашему мнёнію, «Искра» была по преимуществу органомъ сатиры литературной, и въ ней до сихъ поръ читаются съ интересомъ литературныя народіи (братьевъ Курочкиныхъ, В. П. Буренина, писавшаго подъ псевдонимами Владиміра Монументова и Цередринова, Минаева, Вейнберга, и др.), да, пожалуй, еще нъкоторые изъ художественноюмористическихъ разсказовъ, напр., И. Ө. Горбунова, С. В. Максимова, Н. А. Лейкина, и др. Но по возможности «Искра» отзывалась и на общественную жизнь; этого журнала побаивались многіе сильные міра сего въ томъ или иномъ отношеніи, онъ быль уздою многихъ общественныхъ безобразій-и это, конечно, значительная заслуга въ исторіи русской общественности, русскаго просвъщенія, русской журналистики. Хотя все-таки, повторяемъ, такому журналу, какъ «Искра», съ такими задачами и съ такими силами, не мъщало бы личности ставить на второй планъ, а общественную сатиру на первый, ибо время этому благопріятствовало, давая обильный матеріаль и значительную свободу сужденія. Какъ органъ ультро-прогрессивный и либеральный, «Искра» въчно воевала съ органами консервативными, полу-консервативными и прямо мракобъсными. Особенно часто она высмъивала вліятельныхъ московскихъ публицистовъ и часто не безъ остроумія, неръдко же вполнъ неосновательно. Въ Петербургъ она воевала съ изувърнымъ Аскоченскимъ, издателемъ пресловутой «Домашней Бесъды», со Скарятинымъ, издателемъ «Въсти», съ Достоевскимъ, издателемъ «Времени» и «Эпохи», съ Краевскимъ («Отечественныя Записки»), съ сотрудниками всъхъ этихъ журналовъ, освистывая ихъ на всъ лады и голоса. Время показало теперь, насколько были правы объ партіи — либеральная и консервативная — шестидесятыхъ годовъ и сколько пользы или вреда сдълала та и другая. То было время горячее и нервное, и въ пылу борьбы и увлеченія люди

иногда заговаривались, но заговаривались искренно и убъжденно; поэтому, мы охотно прощаемъ рыцарямъ свистоиляски многія заблужденія, ибо, вмъсть съ тьмъ, за ними числятся и достаточныя заслуги, о которыхъ излишне было бы распространяться. Достаточно будетъ сказать, что «Искра» своими карикатурами, словомъ и карандашомъ, поселила въ обществъ благотворную боязнь по-



Лазаревъ (маэстро Абиссинскій).

пасть на ся страницы и подвергнуться публичному осмѣннію, и чтобы ни говорили, а обличительная литература и карикатура сдѣлали свое дѣло и держали общественныя слабости и недостатки въдолжной субординаціи, начиная отъ высшихъ и кончая низшими.

Работая для «Искры», Степановъ развился во всёхъ направленіяхъ, видахъ и родахъ. Стоитъ только хотя бёгло пробёжать «Искру», при участіи въ ней Н. А., чтобы убёдиться въ томъ, что у насъ нельзя указать на другого карикатуриста, котораго можно было бы поставить съ нимъ въ сравненіе по легкости исполненія, необыкновенной плодовитости, остроумію и композиціи. Степановъ своими неутомимыми трудами въ «Искръ» сослужилъ столичному обществу большую службу, ибо его карикатуры — живая

«Искра», 1860 г., № 12.



Творцы будущей музыки—Вагнеръ и маэстро Абиссинскій, amico di Rossini— исполняютъ свою музыку съ будущими музыкантами.

лётопись общества шестидесятыхъ годовъ, помёшаннаго на реформахъ, преобразованіяхъ и нововведеніяхъ, имёвшихъ, какъ мы теперь видимъ и какъ всегда бываетъ, свою свётлую и темную стороны. Г. Старчевскій говоритъ: «кто жилъ въ то время въ столицѣ, тотъ никогда не забудетъ того оживленнаго и наэлектризованнаго настроенія тогдашняго общества, представлявшаго такъ много матеріала для ѣдкой и подчасъ очень забавной карикатуры. И Сте-

пановъ мастерски пользовался этимъ матеріаломъ и многое схватывалъ на лету».

Главными помощниками Степанова въ «Искръ» были съ одной стороны, по части изобрътательности, иностранные каррикатурные журналы — «Journal Amusant», «Charivari», «Punch», «Fliegende Blätter», — а съ другой, по рисовальной части, А. М. Волчковъ, рисовавшій на дерев'ь, авторъ картинъ «Обжорный рядъ», «Пожаръ въ деревнъ», «Прерванный бракъ» и Гевлевъ — художникъ-любитель, сотрудничавшій нікоторое время въ «Сыні Отечества». Кром'в этихъ лицъ, за время участія въ «Искрів» Степанова, тамъ пом'вщали свои карикатуры: Марковъ, М. М. Знаменскій, Э. Т. Комаръ, Любовниковъ, А. В. Богдановъ, В. Д. Лабунскій, Аполлонъ Б. и др. художники. Встръчаются также карикатуры и совсъмъ безъ подписей. Но главная масса ихъ приходится, разумбется, на долю самого редактора-издателя. Такъ въ 1859 году степановскихъ каррикатуръ явилось 248 группъ, въ 1860 — 324 гр., въ 1861 — 294, въ 1862-280 гр., въ 1863-247 и наконецъ въ теченіе части 1864 года — около 200; всего за пять съ половиною лъть было скомпановано и нарисовано Н. А. около 1600 группъ карикатуръ. Взглянувъ на такую громадную цифру рисунковъ, исполненныхъ въ такое сравнительно короткое время и въ такомъ уже преклонномъ возростъ (Степанову было тогда почти 60 лъть), не трудно придти къ заключенію, что послъ такой напряженной работы силы его должны были ослабнуть и что въ «Будильникъ», основанномъ въ 1865 году, онъ не могъ уже такъ трудиться, а въ началъ семидесятыхъ годовъ, наконецъ, и совсъмъ оставилъ свое излюбленное лъло.

Было бы слишкомъ утомительно, да и безцъльно, знакомить читателя со всей массой степановскихъ карикатуръ, помъщенныхъ въ «Искръ». Довольно сказать, что онъ быль остроумнымъ льтописцемъ современной жизни; онъ изображаль въ карикатуръ тогдашнюю общественную жизнь по стольку, по скольку это было возможно по цензурнымъ условіямъ. Первый нумеръ каждаго новаго года открывался непремённо цёлой серіей степановскихъ карикатуръ, подводившихъ итоги прошлому году. Далъе, на страницахъ «Искры» не мало отводилось мъста карикатурамъ, посвященнымъ всякимъ злобамъ дня, петербургскимъ увеселеніямъ, окрестностямъ – дачнымъ мъстностямъ, масляницъ, всякимъ выставкамъ, театру, балету, оперъ (особенно Сърову и Вагнеру), акціонернымъ обществамъ и тогдашней акціонерной горячкъ, провинціальнымъ и семейнымъ нравамъ, чиновничеству, докторамъ, биржевикамъ и всякаго рода спекулянтамъ и проч., и проч. Мы не взяли изъ этихъ карикатуръ для воспроизведенія ни одной, хотя между ними есть прекрасныя, служащія образцами для нынъшнихъ юмористическихъ журналовъ. Мы руководствовались при

этомъ соображеніемъ, что объ умѣніи Н. А. рисовать мѣткія бытовыя карикатуры, читатель составиль уже себѣ понятіе по приведеннымъ образчикамъ изъ альбомовъ «Знакомые». Поэтому мы остановились или на карикатурахъ, посвященныхъ нѣкоторымъ тогдашнимъ дѣятелямъ литературнымъ, или на карикатурахъ, изображающихъ доселѣ извѣстныхъ Петербургу лицъ.

«Искра», 1861 г., № 17.



Абиссинскій маэстро донтъ Сирійскую корову.

Первыя четыре карикатуры, изъ помъщенныхъ въ настоящей статьъ, взяты изъ коллекціи неизданныхъ карикатуръ, принадлежащей Петру Алекс. Степанову. Онъ рисованы, въроятно, въ періодъ изданія «Искры» и, можетъ быть, даже предназначались въ нее, но не были напечатаны по тъмъ или другимъ соображеніямъ. Остальныя девять взяты изъ «Искры». Большая часть изъ

нихъ не нуждается въ комментаріяхъ: всякій узнаетъ въ нихъ Хомякова (кар. 8), Утина, Штиглица и извъстнаго домовладъльца Воронина (кар. 11, 12 и 13-я); но нъкоторыя требуютъ поясненій. Такъ, нынъшняя публика, въроятно, не имъетъ понятія о томъ, кто это такой абиссинскій маэстро Лазаревъ? Это ни болъе, ни

«Искра», 1860 г., № 13.

Диспутъ о томъ, кто были первые призванные къ намъ варяги—-Литвины или Норманны.



Непомнящіе родства Варяго-Руссы: Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, съ дружиною, сидятъ на скамът осужденныхъ и ждутъ приговора.

Одинь изъ судей. Посл'я долгаго и безполезнаго плаванія по морю Варяжскому, мы бросаемъ якорь и объявляемъ, что, не открывъ настоящаго происхожденія вашего, гг. Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, мы откладываемъ начатое преніе и просимъ покорн'яйше васъ и публику, удостоившую насъ своимъ пос'ященіемъ, пожаловать для выслушанія окончательнаго приговора въ эту же залу черезъ 1000 л'ятъ отъ настоящаго дня.

менъе какъ сумасшедшій музыканть, ярый послъдователь Вагнера и програмной музыки, который старался звуками изобразить: «какъ во время сотворенія міра произростали травы, древеса и цвъты и какъ земля наполнилась благоуханіемъ». «Искра» смъялась надъ

«мотор. ввотн.», аправь, 1891 г., т. хыч.

Лазаревымъ, говорила, что въ его музыкѣ, кромѣ славянскаго, заключаются элементы—абиссинскій, алеутскій, эніопскій, сандвичевскій и что онъ собирается писать ораторію «Чучело или Дьявольскій Винигретъ», которую начнетъ на Сандвичевыхъ островахъ, а кончитъ въ герцогствѣ Саксенъ-Зондергаузенъ-Мейнинзенъ-Детмольдъ-Вольфенгау...

Къ карикатуръ, озаглавленной: «Журнальные олимпійцы» (Аксаковъ и Катковъ), существуеть длинная подпись, на двухъ страницахъ, характеризующая довольно остроумно нъкоторыя крайности въ тогдашнихъ воззръніяхъ обоихъ знаменитыхъ публицистовъ. Особенно характеренъ конецъ (начало приведено подъ карикатурой). День, послъ долгихъ разсужденій, приходитъ къ выводу, что вездъ ложь и нечестное обращение съ словомъ. Поэтому Русскій Въстн. спрашиваеть: «подавить ли ничтожные задатки знанія и мысли, или усилить праздные кружки, праздныя доктрины, какъ бы они ни казались намъ чудовищны».-День. Подавить, непремънно подавить! Безсмысленный крикъ и гамъ намъ противенъ. Сначала надо отрезвить недозрълыхъ, недоученыхъ пустозвоновъ кръпкимъ умственнымъ трудомъ, а потомъ я отолью все общество въ форму народнаго духа. Полюбуйтесь моделью.— Русск. Въстникъ. Какъ народнаго? Ла я приготовилъ настоящія англійскія формы-воть и модели.-День. Какъ! формы заграничнаго издёлья—для насъ, русскихъ, да въ умёли вы, сэръ?—Русская Ръчь. Да, сэръ, ужъ и «Таймсъ» замътилъ, что русская жизнь не всегда удобно укладывается въ англійскую форму; ну попробуйте втиснуть въ нее хоть свое олимпійское величіе съ бюрократическими громами. — Русск. Въстникъ. Молчать! съ вами не говорять. - День. Однако, это правда... - Русск. Въстн. Понимаю, вы хотите сказать, что ваше одимпійское достоинство съ квасными перунами легко укладывается въ народную форму.-День. Да, и я не уступлю вамъ въ преобразованіи народной жизни.— Русск. Въстн. Мы это увидимъ! бр!... (потрясаетъ громами, сыплются начальнические выговоры, замъчания, приговоры, и проч.).

Наконецъ, относительно карикатуры на извъстный диспутъ Костомарова съ Погодинымъ приведемъ слъдующія строки изъ дневника А. В. Никитенко: «Вчера былъ публичный диспутъ между профессорами Костомаровымъ и Погодинымъ. Одинъ защищалъ происхожденіе Руси изъ Литвы (Жмуди), другой изъ Скандинавіи. Диспутъ происходилъ въ большой университетской залъ, и народу собралось великое множество. Студенты разражались неистовыми рукоплесканіями, преимущественно въ честь Костомарова. Какая въ этомъ споръ животворная истина? Никакой. Но тутъ было зрълище и толпа собралась. Не хорошо, что за это брали съ нея деньги. Положимъ, что это въ пользу нуждающихся студентовъ. Но, право, не хорошо штуками возбуждать обществен-

ную благотворительность въ ихъ пользу, да еще въ стѣнахъ университета. Говорятъ хорошо, что публика дѣлается участницей умственныхъ интересовъ. Да развѣ это участіе въ умственныхъ интересахъ? Тутъ просто зрѣлище, своего рода упражненіе въ эквилибристикъ. По поводу этого диспута, князъ Вяземскій разрѣшился слѣдующей удачной остротой: «Прежде мы не знали куда идемъ, а теперь не знаемъ и откуда» 1).

#### VII.

Отдохнувъ нъкоторое время, Н. А. сталъ скучать, сидя безъ дъла, и по старой памяти опять вздумалъ издавать карикатурный журналь, замічая, какь быстро безь него «Искра» стала у Курочкина гаснуть. Уже осенью 1864 года онъ ръшилъ издавать «Будильникъ» и началъ хлопотать о разръшеніи, за которымъ дъло не стало, такъ что въ началъ зимы появилось объявленіе объ изданіи въ 1865 году «Будильника». Не стало дёло также ни за карикатурами, ни за литературными сотрудниками; многіе прежніе сотрудники «Искры», литературные и художественные, перешли въ «Будильникъ», да, кромъ того, явились новые. Деньги на изданіе въ то время у Н. А. еще были свои, и потому принимать кого-либо въ компанію не было надобности 2). Новая машина была заведена и пущена въ ходъ при постоянномъ сотрудничествъ Дмитріева, Воронова, Жулева, Минаева, Щиглева, и др., а по карикатурной части: Громова, Данилова, Богданова, Любовникова, Юрьева, Федотова и др. Притомъ помѣщалось много карикатуръ безъ полнисей.

Но силы самого редактора-издателя значительно ослабъли отъ непомърныхъ трудовъ, употребленныхъ имъ въ послъдніе пять слиш комъ лъть на «Искру». Однако, онъ ръшился пересилить себя и съ непостижимою энергіею принялся работать попрежнему. Онъ принялся ухаживать за «Будильникомъ» со всею заботливостью и пристрастіемъ къ своему послъднему дътищу. Въ теченіе года онъ помъстиль въ своемъ «Будильникъ» 187 большихъ и малыхъ карикатурныхъ группъ. Изъ этихъ карикатурь видно, что нашъ

<sup>1)</sup> См. «Русск. Старина», 1890 г., ноябрь.

<sup>2)</sup> Кстати, нѣсколько словъ о матеріальныхъ средствахъ Степанова. Г. Старчевскій спрашиваль у сына его, Сергѣя Ник.: «было ли у Н. А. недвижимое имѣніе п взялъ ли онъ что-нибудь за женой?» На это С. Н. отвѣчалъ: «маленькое имѣніе онъ продалъ дядѣ за 5000 руб. Получалъ небольшую пенсію (200 р.) и тесть давалъ 900 р. въ годъ. Послѣ смерти тестя, матери моей досталось 15 тысячъ, по смерти дяди, Даргомыжскаго, 50 тысячъ, но все это ушло на «Будильникъ» и было прожито. Послѣдніе годы онъ существовалъ только рентой съ «Будильника» въ 1800 руб., которую Суховъ старался не платить. Съ переходомъ «Будильника» къ Уткинымъ рента производилась вполнѣ исправно». Съ Суховымъ и Уткиными читатель познакомится изъ послѣдующаго изложенія.

талантливый карикатуристь не то что истощился, а началь уже уставать... Съ другой стороны, самъ Степановъ замъчалъ, что и публика какъ-то охладъла уже къ подобнаго рода изданіямъ, что сатирическія, обличительныя и юмористическія выходки и кари«Искра», 1861 г.



«Принимая васъ, милыя дёти, въ заведеніе Любителей Русскаго Слова, я привътствую одного изъ васъ, какъ дъятеля чисто художественной литературы, а другого, какъ представителя литературы обличительной. Первому я скажу: идите по прекрасному пути, вами избранному — я вполит сочувствую вамъ; а другому замѣчу, что только отчасти я признаю законность обличительнаго направленія и ситло посылаю упрекъ нашимъ періодическимъ изданіямъ, представляющимъ безпрестанно примъры клеветы и принимающимъ незаконную дервость за законную свободу. Но я увъренъ, что ни одинъ изъ васъ не захочетъ послъдовать примъру этого обличительнаго писателя, котораго я повволилъ себъ, счелъ даже обязанностію, назвать заслуженнымъ именемъ гнуснаго клеветника и отвратительнаго сплетника и выставить къ поворному столбу общественнаго митнія».

катуры уже прівлись русской публикв, ибо «Будильникв» за первый годъ своего существованія не имвль того успвха, на который вполнв разсчитываль его опытный и талантливый редакторъ. Но Н. А. быль настойчивь и рвшился продолжать изданіе



«Искра», 1862 г.



День... Въ нашемъ обществъ: партіи, школы, доктрины, направленія; много шуму и блеску; много борцовъ неразумно-благород ныхъ, которые одъваются въ доспъхи народнаго духа, самозванничаютъ его именемъ и лгутъ его именемъ.

доспѣхи народнаго духа, самозванничаютъ его именемъ и лгутъ его именемъ. Русскій Втетникъ. А я говорю: у насъ нѣтъ общества, но есть кружки, фальшивыя подобія общества, съ спертымъ воздухомъ, съ отсутствіемъ жизни, съ гнилью, съ фосформческою блескотней, съ потокомъ словъ, съ мыльными пузырями, съ отвратительными карикатурами на мысль, знаніе, прогрессъ (потрясаетъ перунами), и проч.

и въ 1866 году, все еще обольщаясь успъхомъ. Однако, Степановъ ошибся, и съ горечью долженъ былъ убъдиться, что такъ дальше дъйствовать невозможно, что всему есть свое время и что ему пора отдохнуть. Слъдующій годъ, не смотря на разнообразіе и

обиліе карикатуръ, отлично нарисованныхъ хорошими художниками и безукоризненно выръзанныхъ на деревъ опытными граверами, не смотря на разнообразіе и интересъ литературнаго матеріала,— снова не оправдалъ надеждъ Н. А. Тогда Степановъ ръшился передать это изданіе другому, а самому остаться лишь номинальнымъ редакторомъ.

Кто былъ настоящимъ издателемъ и редакторомъ «Будильника» съ 1867 по 1871 годъ-г. Старчевскій не могь узнать. Несомнѣнно только, что Н. А. ни карикатуръ своихъ въ немъ не помъщалъ, ни участія какъ редакторъ не принималь; несомнівню еще и то, что «Будильникъ» въ теченіе этихъ пяти лътъ печатался въ типографіи, основанной сыномъ Н. А., Серг. Николаевичемъ. Въ 1871 году «Будильникъ» былъ переданъ В. Леонтьеву, который довель его до октября, а затёмь, бросивь журналь, убхаль вь деревню. Тогда «Будильникъ» опять возвратился въ руки своего основателя. Изданіе его не прекращалось и въ № 49 за 1871 годъ было объявлено, что и въ следующемъ году онъ будетъ выходить по старому. Но вдругъ всего черезъ недѣлю, въ № 50, говорится уже не о подпискъ на «Будильникъ», а о подпискъ на журналъ «Искра», и послъ этого объявленія въ рамкахъ печатается слъдующее заявленіе: «Для подписчиковъ на журналь «Будильникъ въ 1872 году. - Тъ изъ подписчиковъ на журналъ «Будильникъ», которые выслали уже деньги на получение этого журнала, будуть удовлетворены высылкою имъ журнала «Искра», съ тъмъ, что если они не пожелають такой замъны, то могуть адресоваться въ редакцію «Искры», съ требованіемъ возврата высланныхъ имъ денегъ». Затъмъ слъдують подписи: редакторъ-издатель В. Леонтьевъ. Издатель В. Курочкинъ. Изъ этого можно заключить, что Н. А. окончательно передаль издание своего «Будильника» Курочкину и какому-то Леонтьеву, который и быль утвержденъ редакторомъ «Будильника», слившагося съ «Искрой»... Но туть вдругь опять последоваль перевороть, 1) такъ что Н. А. и Курочкинъ напрасно нъкоторое время питали сладкія надежды: одинъ, что сдалъ, наконецъ, въ надежныя руки свое дътище, другой, что опять воскреснеть «Искра», лишившись опаснаго соперника. Но надежды того и другого не оправдались. В. Леонтьевъ, утвержденный редакторомъ «Искры» еще въ 1870 году и редактировавшій этоть журналь весь 1871 годь, въ 1872 году выпустилъ «Искру» при новыхъ условіяхъ изданія только за первые четыре мъсяца, а въ мат неожиданно исчезъ. Первая заявила объ этомъ «Петербургская Газета» въ статейкъ: «Бъгство редактора».

<sup>1)</sup> На какихъ условіяхъ «Будильникъ» былъ переданъ Леонтьеву и Курочкину, т. е. на какихъ условіяхъ онъ прекращенъ (временно, какъ сейчасъ увидимъ),—неизвъстно,

Вслъдъ за этимъ въ «Истербургскихъ Въдомостяхъ» Курочкинъ напечаталъ слъдующее заявление: «Въ 1870 году г. Леонтъевъ былъ утвержденъ Главнымъ Управлениемъ по дъламъ печати въ звани редактора «Искры»; въ то же время между нами заключено условие на 12 лътъ, по которому онъ принялъ на себя всю отвътъ

«Искра», 1861 г., № 21.

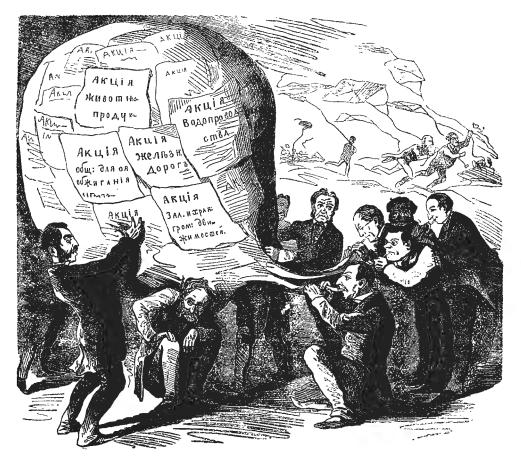

Акціонерныя общества прибѣтчють къ послѣднимъ средствамъ, чтобы поднять акціи.

ственность по изданію не только передъ правительствомъ, но и передъ публикою, о чемъ и заявиль самъ въ первомъ же изданномъ имъ подъ своею редакцією нумерѣ «Искры» отъ 20-го ноября 1870 года. Затѣмъ, до самаго мая нынѣшняго года, г. Леонтьевъ продолжалъ выпускать въ свѣтъ нумера «Искры», распоряжаясь, какъ литературною, такъ и хозяйственною частью изданія, въ

силу того же условія, безъ всякаго съ моей стороны вмѣшательства и не отдавая мнъ въ своихъ дъйствіяхъ никакого отчета: такъ онъ измънилъ форматъ и объемъ журнала, разсылалъ приложенія, заключаль условія съ разными лицами, и т. д.... 5-го мая изъ нисьма, полученнаго отъ г. Леонтьева М. М. Стопановскимъ (постояннымъ сотрудникомъ «Искры»), стало извъстнымъ, что г. Леонтьевъ исчезъ неизвъстно куда, не передавъ никому ни редакціонныхъ книгъ, ни счетовъ, ни списковъ подписчиковъ, ни апресовъ ихъ, ни экземпляровъ изданія, и не оставиль ни въ своей зимней, ни въ своей лътней квартиръ, ни во временномъ помъщеніи редакціи, никакихъ следовъ отъ полученныхъ имъ. г. Леонтьевымъ, съ подписчиковъ денегъ. Управляющій типографіею г. Краевскаго (гдъ тогда печаталась «Искра») въ тотъ же день получиль отъ г. Леонтьева письмо, съ требованіемъ, чтобы на нумеръ, уже приготовлявшемся къ печатанію, имя его, какъ отвътственнаго репактора, не выставлялось. Въ такомъ положении теперь дъло «Искры». Вскоръ послъ заявленія Курочкина, въ «Петербургской Газетъ появилось письмо, подписанное сыновьями г. Леонтьева, объяснившими, что ихъ отецъ «не бъжалъ, а уъхалъ по дъламъ въ одну изъ внутреннихъ губерній Россіи». Н. А. удалось узнать о мъстъ пребыванія г. Леонтьева, которому онъ передаль свои права на «Будильникъ», и онъ обратился къ дочери Леонтьева съ просьбой, чтобы отецъ ея подалъ заявление въ Главное Управление по дъламъ печати о томъ, что возвращаетъ право на изданіе «Будильника» прежнему его редактору и издателю Н. А. Степанову. Въ отвътъ на это Н. А. получилъ письмо отъ самого Леонтьева, въ которомъ последній охотно соглашался исполнить просьбу Степанова. По возвращеніи «Будильника» опять въ руки его престаръзаго родителя, онъ издавался въ Петербургъ до 1874 года. Въ этомъ году Н. А. переселился въ Москву, куда перенесъ и свой здополучный «Будильникъ», прододжавшійся на его собственныя средства; сотрудниками у него по изданію были Пальминъ, Суховъ и Кичеевъ (бывшій московскимъ корреспондентомъ петербургскихъ газетъ). Но когда средства истощились, Н. А. передалъ изданіе московскому второй гильдіи купцу А. П. Сухову, заключивъ съ нимъ условіе, которымъ последній обязывался платить Степанову пожизненную ренту по 1,800 р. въ годъ. Н. А. оставался номинальнымъ редакторомъ-издателемъ, а на дълъ былъ имъ Суховъ. Условіе съ посл'єднимъ было заключено Степановымъ 1-го іюля 1875 года. Но Суховъ едва дотянуль изданіе «Будильника» до конца года, такъ какъ дъла его разстроились и онъ изъ купцовъ долженъ былъ переписаться въ мъщане. Н. А. едва могъ получить следовавшіе оть него за полгода 900 руб.

Въ январъ 1876 года право на изданіе «Будильника» перешло по условію, заключенному нотаріальнымъ порядкомъ, къ женъ ка-

питана Л. Н. Уткиной, которая по уничтоженіи условія съ Суховымъ, и была утверждена издательницей «Будильника». Въ портфелѣ Н. А. сохранилась копія съ этого условія, которое довольно оригинально и интересно. Изъ этого условія видно, что «Будильникъ» передавался Уткиной на 10<sup>1</sup>/2 лѣтъ, съ ежемѣсячной уплатой Степанову 160-ти руб. Но Н. А. недолго пользовался этой суммой: онъ вскорѣ умеръ; право же Степановыхъ кончилось въ половинѣ 1886 года. Вотъ копія съ этого условія:

«1876 года января 8-го дня, мы, нижеподписавшіеся, статскій совътникъ Н. А. Степановъ и жена капитана Лидія Николаевна Уткина, заключили настоящее условіе въ следующемъ. Какъ только судомъ будеть уничтоженъ договоръ, заключенный мною, Степановымъ, 1-го іюля 1875 года, съ бывшимъ м. 2-й гильдіи купцомъ, а нынъ мъщаниномъ А. И. Суховымъ, на передачу ему мною, принадлежащаго мнъ, въ собственность права изданія сатирическаго журнала «Будильникъ», обязанъ передать женъ капитана Л. Н. Уткиной на слъдующихъ условіяхъ: 1) я, Степановъ, передаю ей Уткиной мои издательскія права на сатирическій журналь «Будильникъ» на 101/2 лътъ, считая этотъ срокъ со дня уничтоженія судомъ договора, заключеннаго мною съ Суховымъ... 2) за эту передачу Уткиной моихъ издательскихъ правъ, я, Степановъ, въ случат моей смерти мои наслъдники, получаютъ съ нея Уткиной 160 руб. въ мъсяцъ, каковая плата должна производится аккуратно впередъ за каждый мъсяцъ въ теченіе всего установленнаго въ первомъ пунктъ настоящаго условія срока, т. е. въ теченіе  $10^{1/2}$  лѣтъ. 3) По истеченіи  $10^{1/2}$  лѣтъ, мои издательскія права на сатирическій журналь «Будильникъ» переходять въ полную собственность Уткиной и ежемъсячая плата прекращается. 4) Въ этомъ послъднемъ случав я, Степановъ, или мои наслъдники, дълаемся пайшиками доходовъ, получаемыхъ Уткиной съ изданія журнала «Будильникъ», въ размёрё 200/о чистой прибыли, съ тъмъ, однако, условіемъ, чтобы эта 20-я часть отнюдь не была менъе 1920 руб. въ годъ (160 руб. въ мъсяцъ). 5) Если Уткина въ теченіе установленнаго первымъ пунктомъ настоящаго условія срока, т. е. въ теченіе  $10^{1/2}$  лѣть, будеть неаккуратно платить, то воленъ я или мои наслъдники взыскивать съ Уткиной за каждый неаккуратный платежь, кромъ этой платы, еще по сту рублей неустойки. 6) Если я, Степановъ, или мои наслъдники, въ теченіе какого-либо года вынуждены будуть взыскивать упомянутую неустойку четыре раза, то изданіе журнала «Будильникъ» снова переходить въ мою собственность или моихъ наследниковъ. 7) Если я, Уткина, по какимъ бы то ни было причинамъ, найду для себя выгоднымъ и удобнымъ, въ теченіе 101/2 лъть изданія мною журнала «Будильникъ», право изданія передать въ полномъ его составъ или въ части другому лицу, временно или навсегда,

то Степановъ, или его наслъдники, не въ правъ противиться этому, но при этомъ передача эта должна быть произведена мною не иначе, какъ съ письменнаго на это разръшенія Степанова или его наслъдниковъ. 8) Въ послъднемъ случав лица, которымъ будетъ мною передано право изданія сатирическаго журнала «Бу-

Типъ денежнаго аристократа.

1859, № 31.



Ицко Гусинъ.

дильникъ», обязаны по отношенію къ Степанову или его наслѣдникамъ исполнять въ точности всѣ пункты этого условія. 9) Въ случаѣ моей, Уткиной, смерти ранѣе того срока, съ которымъ я стану полной собственницей изданія журнала «Будильникъ», право изданія переходитъ къ моимъ наслѣдникамъ, какъ по завѣщанію, такъ равно и по закону, и письменнаго разрѣшенія на этоть предметь со стороны Степанова, или его наслѣдниковъ, не требуется.

10) Я, Степановъ, оставаясь въ званіи отвътственнаго редактора, обязуюсь безвозмездно редактировать выпускаемые въ свътъ нумера журнала «Будильникъ», и въ случаъ желанія Уткиной ходатайствовать въ Главномъ Управленіи по дъламъ печати о назначеніи другого редактора или объ утвержденіи указаннаго Ут-

Фонды и трансферты.

1859, № 19.



Благотворное вліяніе биржевой карьеры

киной лица соредакторомъ вмѣстѣ со мною. 11) Буде я, Уткина, или мои наслѣдники, въ теченіе 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> лѣтъ или по окончаніи этого срока, прекратятъ выпускъ въ свѣтъ нумеровъ этого журнала, то Степановъ, или его наслѣдники, въ правѣ взыскивать съ меня, Уткиной, а въ случаѣ моей смерти, съ моихъ наслѣдниковъ

17.000 руб. неустойки, и изданіе снова переходить въ собственность Степанова или его наслъдниковъ. 12) Буде я, Степановъ, или мои наслёдники, по уничтоженій судомъ договора, заключеннаго... съ Суховымъ, отказались отъ совершенія изложенныхъ въ этомъ договоръ условій съ Уткиной, то въ правъ Уткина взыскивать неустойку въ размъръ 17.000 руб., и буде неустойка безъ суда не будеть мною Степановымъ или моими наслъдниками уплачена Уткиной въ теченіе двухъ недёль по расторженіи договора съ Суховыми, то право изданія на журналь «Будильникъ» становится полною собственностью Уткиной, и я, Степановъ, или мои наследники, теряють право получать съ Уткиной за изданіе журнала «Будильникъ» какое-либо вознагражденіе. 13) По расторженіи судомъ договора... съ Суховымъ... и при заключеніи условія, изложеннаго въ настоящемъ нашемъ договоръ, мы, Степановъ и Уткина, а въ случав нашей смерти и наши наслъдники, кромъ 10-ти пунктовъ, уже изложенныхъ въ этомъ договоръ, можемъ прибавить и другіе, которые найдемъ необходимыми по обоюдному нашему согласію. 14) Условіе это хранить объимъ сторонамъ свято и нерушимо», и проч.

Въ Москвъ «Будильникъ», по словамъ С. Н. Степанова, пошелъ хорошо, въ особенности когда въ 1875 году Суховъ ввелъ впервые раскрашенные рисунки. Проживая въ Москвъ, Н. А. почти ни съ къмъ не водилъ знакомства, кромъ художниковъ Трутовскаго и Сорокина, да по необходимости съ Суховымъ, а потомъ съ покойными издателями «Будильника» Уткиными, ибо по натуръ своей нашъ карикатуристь былъ довольно угрюмъ, молчаливъ и задумчивъ. Послъ почти тридцатипятилътней неустанной работы, Н. А. предавался уединенному покою. Въ послъдніе два года своей жизни онъ сталъ сильно слабъть намятью, но не хворалъ. Онъ умеръ 23-го ноября 1877 года безболъзненно, чувствуя только легкое недомогание въ течение трехъ дней передъ смертью, и прахъ его покоится въ Москвъ, на Ваганьковскомъ кладбищъ, подъ незатыйливымы чугуннымы крестомы. Похороны его совершились очень скромно, и на нихъ ровно никого не было, кромъ близкихъ родныхъ, да Уткиныхъ и близкихъ сотрудниковъ «Будильника». На могилъ Н. А. не говорилось никакихъ ръчей, не произносилось никакихъ стиховъ, сочувственныхъ его самобытному таланту и заслугамъ, оказаннымъ русскому обществу за время его долгой и плодотворной карикатурной дъятельности. Газеты и журналы отозвались на его кончину, но очень холодно и небрежно, напечатавъ некрологи въ самыхъ скромныхъ размърахъ. Самый пространный некрологь—въ 80 строкъ—явился въ «Московскомъ Обозрѣніи»; затьмъ въ «Будильникь» некрологь тоже быль довольно приличенъ и къ нему приложенъ портретъ основателя этого изданія. Въ томъ же «Будильникъ», когда онъ въ 1885 году праздновалъ двадцатилътіе своего существованія, опять былъ помъщенъ портретъ Степанова. Такъ общество и печать почтили своего лучшаго, перваго по достоинству карикатуриста. Впрочемъ, это фактъ далеко не единственный, и давно уже извъстно, что у русскаго общества память весьма коротка...

«Искра», 1859.



Ръчь почтеннъйшимъ жильцамъ моимъ передъ новымъ годомъ.

«Благодаря примърной снисходительности вашей и содъйствію моихъ добрыхъ пріятелей, ни одно верно, посъянное въ домахъ моихъ, не пропало даромъ. Годъ прошелъ благополучно—и вотъ передъ вами тъ врълые плоды, которыми вы можете съ гордостью любоваться, потому что всъ вы, мм. гг., были такъ сказать, растителями этихъ плодовъ. Привътствуя новый годъ, мнъ хочется родственно подълиться съ вами; я возьму небольшой запасъ плодовъ, а вамъ, мм. гг., пожелаю на весь грядущій годъ большаго запаса душевныхъ перловъ—кротости и терпънія».

Всъ знавшіе Н. А., имъвшіе случай съ нимъ или у него работать, сохранили о немъ самую свътлую память: это быль человъкъ прямой и замъчательно добрый; поддержать работающую молодость, помочь найти дорогу начинающему таланту-было для него дёломъ свётлой радости. Столь же свётлую память онъ оставиль по себъ и какъ художникъ - карикатуристъ. По сихъ поръ Н. А. не имъетъ лостойнаго преемника и наслъдника въ области карикатуры. Для своихъ последователей онъ навсегда останется образцомъ, конечно, не по исполненію, которое зам'єтно прогрессируеть, но по тому благородству направленія своей діятельности, которое не позволяло ему профанировать высокое назначение карикатуриста-назначение исправлять общественные нравы. Н. А. никогда не употреблялъ карикатуры во зло и не допускалъ въ ней уклоненій отъ прямого ея назначенія. Каждое время предъявляеть свои техническія требованія, и то, что такъ еще недавно нравилось, теперь уже не обращаеть на себя вниманія; мы говоримъ это, имъя въ виду манеру и исполнение карикатуръ Степанова. Пріемы, группировка и проч. могуть быть другія, лучшія; но сущность, внутреннее достоинство карикатуръ отъ этого не теряется: онъ до сихъ поръ привлекають къ себъ мъткостью и правдою, глубокимъ юморомъ и наблюдательностью. Намъ кажется, что, послъ Гоголя и Щедрина, одному Н. А. Степанову удалось въ исторіи нашего просвъщенія занять почетное мъсто стража общественной нравственности.

С. Трубачевъ.





## ДИПЛОМАТИЧЕСКІЯ СНОШЕНІЯ РОССІИ СЪ ФРАНЦІЕЙ ВЪ ХУІІ ВЪКЪ').

О ВРЕМЯ управленія французскимъ министерствомъ иностранныхъ дёлъ Фрейсине, именно въ 1882 году, въ этомъ вёдомствё послёдовали многія измёненія, причемъ наиболёе существенныя коснулись преобразованія порядковъ въ дипломатическихъ архивахъ. Документы, хранящіеся, въ этихъ архивахъ, за исключеніемъ относящихся до текущей поли-

тики, или имъющихъ съ ней непосредственную связь, признано было полезнымъ сдълать предметомъ всеобщаго достоянія. Во главъ управленія этими архивами были поставлены Жираръ де Ріаль и Альфредъ Мори, лица вполнъ компетентные, живо сочувствовавшіе успъхамъ историческаго знанія въ своемъ отечествъ. Они совершенно иначе отнеслись къ своимъ обязанностямъ, чъмъ прежніе стражи этихъ архивовъ, которыхъ одинъ изъ историческихъ писателей 2) называлъ ревнивыми церберами дипломатическихъ сношеній Франціи, на основаніи малоизвъстныхъ дипломатическихъ документовъ, получили широкое развитіе и новое освъщеніе, несомнънно вліяющее на установленіе болье правильныхъ взглядовъ на вопросы внъшней политики, въ которыхъ исторія самый надежный наставникъ.

Въ то же время была образована особая комиссія дипломати-

<sup>1)</sup> Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de Françe. Russie, avec une introduction et des notes par Alfred Rambaud. Tome premier (des origines jusqu'a 1748). Paris. Felix Alcan editeur. 1890.

<sup>2)</sup> Профессоръ Monod, издатель «Revue Historique».

ческихъ архивовъ, на которую было возложено изданіе Сборниковъ инструкцій данныхъ французскимъ посланникамъ, полномочнымъ министрамъ и повъреннымъ въ дълахъ, при различныхъ дворахъ со времени Вестфальскаго договора до первой революціи. До послъдняго времени этой комиссіей было выпущено въ свътъ шестъ такихъ сборниковъ, посвященныхъ Австріи, Швеціи, Португаліи, Польшъ, Риму и Баваріи съ Палатинатами. Недавно вышелъ первый томъ «Сборника» посвященнаго дипломатическимъ сношеніямъ Франціи съ Россіей. Обработка и редакція этого «Сборника» была поручена извъстному знатоку нашей исторіи, автору «Исторіи Россіи» на французскомъ языкъ, пользующейся вполнъ заслуженной репутаціей солидности, какъ во Франціи, такъ и у насъ, Альфреду Рамбо, одному изъ профессоровъ Сорбонны, который занималъ одно время весьма видный и вліятельный постъ, въ дипломатическомъ въдомствъ.

Первый томъ «Сборника», какъ это видно изъ его заглавія, обнимаетъ время отъ начала дипломатическихъ сношеній Франціи съ Россіей до 1748 года, хотя, главнымъ образомъ, въ «Сборникъ» содержится систематическое и подробное изложение документовъ собственно послъ 1648 года, т. е. Вестфальскаго договора 1). Въ этомъ договоръ въ первый разъ, въ европейскихъ актахъ, была упомянута Россія, по того времени неигравшая никакой роли въ международной политикъ Европы и совершенно неизвъстная ея дипломатамъ, -- говоритъ Рамбо, въ своемъ предисловіи. Но европейское международное право само, такъ сказать, возникло вмъстъ съ этимъ договоромъ, который быль первымъ общеевропейскимъ трактатомъ. Сношенія же Кіевской Руси съ Франціей начались задолго передъ тъмъ, такъ какъ одна изъ дочерей Ярослава, въ XI въкъ, была замужемъ за королемъ Франціи Генрихомъ І, отъ котораго она имъла трехъ сыновей; старшій изъ нихъ Филиппъ I и наследоваль после отца королевскую корону.

Первый томъ «Сборника Инструкцій», изданный подъ редакціей Рамбо, снабженъ подробнымъ и весьма обстоятельнымъ предисловіемъ, напечатанные въ немъ документы вставлены въ историческія рамки очерковъ событій, разъясняющихъ характеръ и значеніе этихъ документовъ, снабженныхъкъ тому же цінными примічаніями. Вся эта работа сділана французскимъ ученымъ съ большимъ знаніемъ діла и свидітельствуеть объ основательномъ его знакомстві съ русскими источниками и литературой. Второй и послідній томъ «Сборника» вышелъ въ світь въ конці прошлаго года и согласно общему плану изданія доведенъ до начала революціи.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Во фррнцузскихъ дипломатическихъ архивахъ сохранилось мало документовъ, касающихся предшествующихъ сношеній, большая часть которыхъ и напечатана Рамбо, въ изданномъ подъ его редакціею «Сборникъ».

Пользуясь превосходнымъ трудомъ профессора Рамбо, а также нъкоторыми нашими русскими матеріалами, я въ настоящей статьъ представлю краткій очеркъ дипломатическихъ сношеній Россіи съ Франціей, въ XVII въкъ.

Дъйствительно, дипломатическія сношенія Московскаго государства съ Франціей начались поздно. Послъдняя уже имъла постоянныя сношенія не только съ Турціей, но и Персіей, прежде чъмъ стала сноситься съ Москвой; болъе правильныя отношенія между ними устанавливаются только въ XVII въкъ.

Отношенія Кіевской Руси къ Франціи, скрѣпленныя въ 1051 г., вышеуказаннымъ бракомъ французскаго короля съ Анной Ярославовной, затерялись въ сумракъ временъ, хотя потомство ея старшаго сына, Филиппа I, дало рядъ королей, правившихъ Франціей до революціи — Валуа и Бурбоны происходили по прямой линіи отъ ея старшаго сына 1).

Монгольская туча, разразившаяся надъ удёльной Русью, скрыла последнюю надолго отъ глазъ Запада. Поляки, меченосцы и шведы оттерли насъ отъ Балтійскаго моря; татары и турки-отъ Чернаго моря. Единственное, оставшееся Бълое море большую часть года было покрыто льдомъ и потому неудобно для международныхъ сношеній. Освободившись, при Иванъ III, отъ татарскаго ига, Московское государство пробивается къ морямъ и старается завязать сношенія съ Западомъ. Иванъ Грозный во все свое царствованіе стремился соединять Россію съ Западомъ, но на опытъ убъдился въ трудности этого дъла. Борисъ Годуновъ слъдовалъ той же политикъ. Первый, по времени, документъ свидътельствующій о дипломатическихъ сношеніяхъ Московскаго государства съ Франціей это посланіе царя Өеодора Ивановича, пом'вченное 1586 годомъ, адресованное на имя Генриха II. Это посланіе было доставлено гонцомъ московскаго царя, нъкіимъ Петромъ Рагономъ (Pierre Ragon) и извъщало французскаго короля о вступленіи Өеодора Ивановича на прародительскій престоль 2). Первое французское посольство въ Москву Франсуа Карля последовало въ ответь на это посланіе московскаго царя. Въ французскихъ дипломатическихъ архивахъ не сохранилось никакихъ следовъ объ этомъ посольстве, нъть ни текста королевской грамоты, ни инструкцій данныхъ посольству, мы знаемъ объ немъ только изъ отвътнаго посланія

<sup>1)</sup> Довольно подробныя свъдънія объ этихъ сношеніяхъ у Левека, въ его докладъ институту «Sur les anciennes relations de la France et de la Russie» (Memoires de l'Institut, tome II).

<sup>2)</sup> Это письмо или посланіе, царя Өеодора Ивановича, напечатано Н. И. Новиковымъ въ его «Древней Россійской Вивліовикъ». Оно перепечатано, въ французскомъ переводъ Louis Paris, въ его извъстномъ изданіи «La Chronique de Nestor, tome I».

<sup>«</sup>истор. въсти.», апръль, 1891 г., т. жыч.

царя Өеодора Ивановича королю Генриху III. Борисъ Годуновъ посылалъ русскихъ людей учиться за границу, именно въ Англію и Любекъ 1). Вызовъ иностранныхъ ученыхъ и посылки русскихъ людей за границу сильно тревожили нашихъ сосъдей и политическихъ враговъ, т. е. Польшу и Швецію, черезъ владънія которыхъ мы должны были сноситься съ Западомъ. Ливонскіе города съ ихъ портами, находившіеся въ перемънной зависимости отъ этихъ державъ, въ теченіе всего XVII въка, относились враждебно къ нашимъ сношеніямъ съ Европой.

Извъстный король Швеціи, герой ея исторіи, Густавъ-Адольфъ, въ рѣчи по поводу заключенія Столбовскаго договора (въ 1617 г.) весьма отчетливо и ясно формулировалъ причины побуждавшія мѣшать сближенію Россіи съ Западной Европой. «Русскіе, опасные сосѣди»,—говориль онъ,— «границы ихъ простираются до Сѣвернаго, Каспійскаго и Чернаго морей; у нихъ могущественное дворянство, многочисленное крестьянство, многолюдные города, они могуть выставлять въ поле большое войско; а теперь этотъ врагь безъ позволенія нашего не можеть спустить ни одного судна на Балтійское море. Большія озера—Ладожское и Пейпусь, Нарвская область, тридцать миль обширныхъ болоть и сильныя крѣпости отдѣляють насъ отъ него; у Россіи отнято море и, Богъ дасть, русскимъ трудно будеть перешагнуть черезъ этотъ ручеекъ» <sup>2</sup>).

Въ виду такого положенія вещей понятно, что французскіе короли, присягавшіе, коронуясь въ Реймсь, на славянскомъ евангеліи, принесенномъ туда Анной Ярославной, скоро забыли страну откуда было привезено это евангеліе и весьма мало ею интересовались. Впрочемъ, какъ указываетъ Рамбо, люди болъе дальновидные уже въ концъ XVI въка стали обращать вниманіе на Россію, именно-представитель Генриха III, въ Даніи, Данзей (Danzay) въ своемъ донесеніи, отъ 23-го марта 1575 года, отмѣчаеть, что императорь германскій старается возстановить Россію противъ Франціи. «Вашему величеству эта страна должна быть извъстна, такъ какъ московской князь (Le Moscovite) находится въ постоянныхъ сношеніяхъ съ этимъ (т. е. германскимъ) императоромъ». Въ то же время Данзей говоритъ о выгодахъ и значеніи, которыя представляють французамъ торговыя сношенія съ нами. Шведы плохіе торговцы, - прибавляеть онъ, - и такимъ образомъ, вся польза отъ торговли съ Россіей можеть достаться Франціи.

Французскіе купцы, въ прошеніи поданномъ Ришелье, въ 1628 г. говорили, что за 60 лёть передъ тёмъ вся торговля съ Москвой была въ рукахъ французовъ, но что послёдовавшія за тёмъ войны

¹) Свёдёнія о нихъ см. въ статьё Пекарскаго, напечатанной въ 1-мъ томё «Сборника» нашей Академіи Наукъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Эта рѣчь Густава-Адольфа помѣщена въ «Исторія Швеція» Гейера, т. III, стр. 97.

и замъщательства въ этой странъ совершенно подорвали и разстроили эту торговлю. Нъсколько лъть спустя послъ вышеуказаннаго заявленія французскаго дипломата, купецъ изъ Дьеппа, Соважъ (Jehan Sauvage), совершившій плаваніе по Бѣлому морю и посётившій Холмогоры, св. Николая и Архангельскъ, съ двумя товарищами Ненелемъ и Коласомъ, издалъ въ 1586 году въ Парижъ, книгу «Relation du Voyage en Russie», которая подтверждаетъ мненіе Данзея о выгодахъ торговли съ нами на Беломъ море. Повздка въ Россію Соважа не осталась безъ результата. Въ мартв 1587 года царемъ Өеодоромъ Ивановичемъ была выдана парижскимъ купцамъ грамота, предоставлявшая имъ разныя льготы для торговли съ Россіей, въ коей имъ было предоставлено право въбзда и жительства въ Москвъ, по торговымъ дъламъ, со взиманіемъ съ ихъ товаровъ половинной пошлины, сравнительно съ платимой другими иностранцами, изъ уваженія къ первымъ французскимъ купцамъ, прибывшимъ для торговыхъ дёлъ въ Архангельскъ 1).

Въ 1607 году, извъстный Яковъ Маржеретъ, состоявшій долгое время на службъ въ Московскомъ государствъ въ войскахъ сначала Годунова, а за тъмъ перваго самозванца, удалившись во Францію, по порученію Генриха IV, составилъ и издалъ книгу «Estat de L'Empire de Russie» (она посвящена этому королю), въ которой писалъ: «Напрасно думаютъ, что міръ христіанскій ограничивается Венгріей, я могу увърить, что Россія служитъ твердымъ оплотомъ для христіанства» и т. д.

Но не смотря на то, что Генрихъ IV повидимому интересовался Московскимъ государствомъ и сносился съ царемъ Өеодоромъ Ивановичемъ и Василіемъ Шуйскимъ, Россія не входила въ его время, — говоритъ Рамбо — въ кругъ политическихъ комбинацій французскаго правительства, какъ это видно изъ извъстнаго проекта Сюлди (такъ называемаго Grand Projet), въ которомъ перечислены всъ государства, составляющія европейскую политическую систему и въ числъ которыхъ Москва не названа. Этотъ французскій король и его современники имъли весьма смутныя понятія о Россіи и ея населеніи, которая представлялась имъ на половину языческой, на половину принадлежащей къ греческой церкви. Они ждали, что время и болъе частыя сношенія сблизять народы, обитающіе въ этой далекой странъ, съ Европой. Сознавая, что эти народы принадлежать Востоку, не по природъ своей, а лишь по одеждъ, воспитанію и долгому отчужденію отъ Западной Европы,

<sup>1)</sup> Эта грамота выдана, согласно ихъ прошенію, Николаю Ренелю (Рамбо объясняеть, что подъ нимъ слёдуеть разумёть Коласа и Ненеля, ошибочно соединенныхъ писцомъ въ одно лицо, съ ошибкой въ буквё) и Гильому Ла-Бистратъ, представителямъ фирмы Жака Парана, съ компаніей въ Парижё. Эта грамота сохранилась во французскихъ архивахъ и напечатана Рамбо. См. стр. 15 и 16 его «Сборника».

«Великій Проекть» не предлагаль ихъ изгнаніе, какъ турокъ изъ последней, онъ только умалчиваль о нихъ 1). Въ французскихъ архивахъ есть указаніе на посольство де ла Нёвилля въ Москву (именно объ немъ упомянуто въ спискъ посольствъ), но безъ указанія года и числа, также какъ и цёли этого посольства.

Такимъ образомъ, неизвъстно кто такой быль этотъ де ла Нёвилль и дъйствительно ли онъ ъздиль въ Россію, такъ какъ его посольство могло не состояться. Въ спискъ посольствъ оно поставлено прежде Дегэ Курменена, о которомъ мы скажемъ ниже; о последнемъ иментальныя сведенія въ нашихъ и парижскихъ архивахъ и его слъдуетъ признать первымъ французскимъ посольствомъ къ Московскому царю, въ XVII въкъ.

Съ окончаніемъ смутнаго времени и вступленіемъ на престолъ дома Романовыхъ, Московское государство начинаетъ заботиться о возстановленіи дипломатических сношеній съ Западной Европой. Въ 1615 году, царь Михаилъ Өеодоровичъ отправилъ во Францію посланниковъ Ивана Кондырева и подъячаго Невърова, съ объявленіемъ о своемъ восшествіи на престоль и просьбою объ оказаніи помощи противъ поляковъ и шведовъ. «Послали мы къ вамъ, брату нашему, -- говорилось въ царской грамотъ, -- наше государство обвъстить, Сигизмунда короля и шведскихъ, прошлаго и нынъшняго, королей неправды объявить. А вы, брать нашъ любительный, великій государь, Людвигь король, намъ бы великому государю способствоваль, гдѣ тебѣ будеть можно» 2). Посольство Кондырева было принято Людовикомъ XIII, въ Бордо, гдъ король находился по случаю заключенія брака съ инфантой Анной Австрійской.

Старшій чиновникъ французскаго министерства иностранныхъ дълъ, Ле-Дранъ, въ запискъ своей, составленной въ 1726 году «О договорахъ между Франціей и Россіейсь 1613 по 1717 годъ»<sup>3</sup>), говорить, что царь Михаиль Өеодоровичь, вскорт по восшествии своемъ на московскій престоль, желая снискать себ'в друзей, отправилъ въ 1615 году посла къ королю Людовику XIII, чтобы привътствовать его и увърить въ своей дружбъ. Такъ какъ, въ то время, французскій дворъ быль занять совершенно другими ділами и ему некогда было думать о государствъ столь отдаленныхъ земель, тъмъ болъе, что право царя Михаила на московскій престоль было оспариваемо сыномъ кородя Сигизмунда, Владиславомъ, то это изъявленіе дружбы осталось безъ всякихъ последствій. «Но спустя нѣкоторое время, король, отправляя Дегэ-Курменена 4) въ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сборникъ Рамбо, стр. 17 и 18.

<sup>2)</sup> С. Соловьевъ, «Исторія Россіи», изд. третье, стр. 175, томъ ІХ.
3) Эта записка напечатана Русскимъ Историческимъ Обществомъ, въ 34 томъ его «Сборника» изд. въ 1881 г.

<sup>4) «</sup>Истор. Сборникъ», стр. II, т. XXXIV. des Hays Courmenin, въ этомъ изданіи названъ де Гай Курмененъ.

Святую Землю на Востокъ, далъ ему приказаніе направить свой путь на Москву и вступить съ царемъ въ переговоры о заключеніи торговаго договора между обоими государствами».

Въ этомъ случав Ле-Дранъ ошибся и смешалъ Курмененовъ отца и сына. Первый изъ нихъ вздилъ въ Святую Землю и издаль описаніе своего путешествія въ 1624 г., Луи же Дегэ Курменень, какъ это видно изъ списка пословъ Франціи, быль ея представителемъ въ Даніи и Швеціи. Описаніе его путешествія, изданное въ Парижъ въ 1664 г. его секретаремъ Брисасье, говоритъ, что онъ былъ посланъ королемъ въ Москву, съ предложениемъ касавшимся торговаго дёла. Ему было поручено заняться устройствомъ французской торговли на Балтійскомъ морѣ, пунктомъ для которой была указана Нарва. Онъ долженъ былъ выхлопатать въ Даніи для французскихъ купцовъ право безпошлиннаго провоза ихъ товаровъ черезъ Зундъ; такое же поручение было дано ему и въ Швеціи, гдъ онъ ходатайствоваль о свободномъ провозъ, морскимъ путемъ, французскихъ товаровъ. Задача его посольства такимъ образомъ была чисто коммерческая и на Востокъ, въ Св. Землю, онъ вовсе не твилить.

О пребываніи въ Бордо и вообще повздкі Кондырева во Францію мы имбемъ весьма мало св'єдівній. Знаемъ только, что Людовикъ XIII извинялся въ письмъ къ царю Михаилу Өеодоровичу, что въ виду краткости пребыванія своего въ этомъ городъ, не могъ оказать должнаго торжественнаго пріема послу, однако, по настоянію Кондырева ему была дана аудіенція у короля, безъ которой онъ не хотъль принять ответной грамоты. Усмотревь въ королевской грамотъ умаленіе царскаго титула, Кондыревъ пустился догонять дворъ, вы вхавшій уже изъ Бордо и добился исправленія титула. Отвътная грамота Людовика XIII помъчена 16-го декабря 1615 г. въ Бордо; она сохранилась въ копіи въ парижскомъ архивъ и напечатана Рамбо въ его сборникъ. Въ ней, кромъ обычныхъ привътствій и любезностей, содержалось объщаніе запретить французскимъ поданнымъ, на чемъ настаивалъ Кондыревъ, принимать участіе въ войнахъ противъ Московскаго государства и возвъщалось объ отправленіи французскаго посольства въ Москву, для болѣе подробныхъ переговоровъ о заключении тесной дружбы и союза между обоими государствами. Въ заключение своей грамоты Людовикъ вспоминалъ о дружественныхъ отношеніяхъ, существовавшихъ между Франціей и Москвой, въ благополучное царствованіе (regne très flerissant du feu roi Henri le Grand) покойнаго короля Генриха Великаго, достославной памяти государя, нашего отца.

Но объщанное посольство заставило себя долго ждать. Оно прибыло въ Москву только осенью 1629 г., когда правившій Франціей, виъсто слабаго характеромъ и волей короля, кардиналъ Ришелье, въ силу ходатайствъ французскихъ купцовъ, просившихъ его покровительства для поддержки торговых сношеній съ Московскимъ государствомъ, рѣшился, наконецъ, послать это запоздалое посольство. Въ этомъ ходатайствъ, между прочимъ, упоминалось, что болъе тъсныя сношенія Франціи съ Россіей отвлекутъ царя отъ союза съ германскимъ императоромъ и такимъ образомъ послужатъ къ ослабленію послъдняго. Аргументъ весьма въскій, въ глазахъ кардинала, ставившаго цълью французской политики борьбу съ Габсбургами.

Великій князь приняль французскаго посла, говорить Ле-Дрань, съ почетомъ и назначилъ уполномоченныхъ, съ когорыми открылись переговоры и последовало соглашение въ Москве, 12-го ноября, въ лъто отъ сотворенія міра 7138, или по нашему лътосчисленію въ 1630 г. Послѣ чего царь вручиль посланнику грамоту къ королю, въ которой жалуясь, что король не перечислилъ всъ его титулы и званія, сообщаль, что приказаль боярамь принять королевское предложение о поддержании съ нимъ добрыхъ отношеній и вмёстё съ тёмъ разрёшиль всёмъ французамъ торговать въ своихъ владеніяхъ, съ уплатой въ казну двухъ-процентной пошлины. Мы предоставляемь, говорить далье царская грамота, всъмъ французскимъ купцамъ, вашимъ поданнымъ, исповъдывать латинскую въру и имъть своихъ священниковъ и монаховъ, для исправленія своихъ духовныхъ требъ, но разръщить имъ публичное богослуженіе, въ нашемъ государствъ, по обрядамъ латинской въры, мы не можемъ, изъ опасенія соблазна. Дале выражалось согласіе предоставить французскимъ купцамъ въдаться самимъ своимъ судомъ, по возникавшимъ между ними дъламъ, причемъ въдънію мъстныхъ судей должны были подлежать только иски между францувами и русскими. Въ заключение грамоты объщалось покровительство и благосклонное содъйствіе всьмъ интересамъ короляименно снабжать лошадьми и провизіей его посольства, посылаемыя черезъ владенія Московскаго государства въ Татарію и Персію, отпускъ французамъ, по сходной цень, восточныхъ и персидскихъ товаровъ, чтобы имъ не было нужды тодить за ними дальше.

Изложивъ условія этого перваго договора между Московскимъ государствомъ и Франціей, Ле-Дранъ говоритъ, что хотя этотъ договоръ касался исключительно торговли, но возбудилъ опасенія шведскаго короля, заподозрившаго, что союзъ (alliance) этотъ — имѣлъ характеръ договора заключеннаго въ ущербъ Швеціи.

Въ «Исторіи Россіи» Соловьева прівздъ посольства Дега Курменена, по нашимъ архивнымъ документамъ Людвика Деганса <sup>1</sup>), описанъ довольно подробно также, какъ и переговоры его съ боярами. Соловьевъ не называетъ однако по имени бояръ— участвовавшихъ

Въ архивныхъ дълахъ нашихъ, онъ называется Дегансъ, баронъ Курменонской.

въ этихъ переговорахъ, но всё они названы въ отвётной грамотё королю, напечатанной въ «Сборникъ» Рамбо. Это были думные бояре, двоюродный братъ царя, начальникъ Стрёлецкаго, а позднёе Посольскаго приказа, князь Иванъ Григорьевичъ Черкаскій, воевода и знаменитый защитникъ Смоленска Михаилъ Борисовичъ Шейнъ, Семенъ Головинъ, Чихачевъ 1) и думный дьякъ Ефимъ Телепневъ.

Соловьевъ подробно излагаетъ переговоры Курменена съ боярами. Когда кончились споры о титуль, посоль объявиль статьи. Не перечисляя ихъ, мы укажемъ, что молодой и способный французскій дипломать (такимъ его признаваль самъ Ришелье) старался выдвинуть политическую сторону сближенія Россіи съ Франціей. «Испанскій король Цесарю другь и Цесарева рода и съ польскимъ королемъ они стоять за одно, и помощь чинять не малую. Королю французскому они враги, а царю не другь польскій король. Прибыль себъ тъ князья (т. е. государи) получають оттого, что посылають торговать въ восточную землю и темъ польскому королю помогають. Если же царь съ французскимъ королемъ будеть въ дружбъ и любви, торговлю велить францужанамъ въ Московскомъ государств' дать повольную, то государь его, посла, станеть австрійской домъ тъснить и торговлю ихъ восточную отниметь, у нихъ силы убудеть и польскому королю помогать перестануть. Царское величество глава и начальникъ надъ восточной страной, и надъ греческой върой, а Людовикъ король французскій начальникъ въ полуденной странъ, и когда царь будеть съ королемъ въ дружбъ, любви и соединеньи, то у царскихъ недруговъ много силы убудеть. Цесарь римскій съ литовскимъ королемъ за одно, а царю съ королемъ французскимъ потому же надо быть въ дружбъ и на недруговъ стоять за одно. Французскій король турскому султану другъ; зная, что царское величество надъ православной греческой върой начальникъ, король наказалъ посламъ своимъ въ Царъ-градъ, чтобы они русскимъ людямъ и грекамъ, которые при нихъ будутъ въ Царъ-градъ, во всякихъ дълахъ помогали. Такіе великіе государи-король Франціи и царское величество-везд'є славны, другихъ такихъ великихъ и сильныхъ государей нътъ, и поданные ихъ всъ люди во всемъ послушны, не такъ какъ англичане и брабантцы делають все по своему хотенью, что есть дешевыхъ товаровъ въ испанской землъ скупають на и продають русскимъ людямъ дорогой цёной, а францужане будутъ продовать дешево».

Московскіе бояре выслушали внимательно рѣчь французскаго посла и сейчасъ же ее записали; Рамбо приводя эти слова Дегэ Курменена признаетъ ихъ замъчательными. По моему мнънію, за-

<sup>4)</sup> Во французскомъ переводъ грамоты не видно имя этого Чихачева, а указано только его отчество Өедоровичъ.

служиваетъ вниманія и отношеніе къ нимъ московскихъ дипломатовъ стараго времени, т. е. первой половины XVII въка. Они тщательно записали и такимъ образомъ сохранили мысли французскаго посла, человъка не дюжиннаго, однако, пропавшіе безслъдно для его соотечественниковъ и современниковъ во Франціи. Это фактъ довольно характеристическій для оцінки нашей московской дипломатіи того времени. Неуклюжая на видъ и какъ бы тупая, по своей формъ и пріемамъ, она оказывалась проницательной и свъдущей на дълъ. Относясь съ великимъ недовъріемъ къ словамъ и предложеніямъ чужеземныхъ представителей, съ которыми приходилось вступать въ переговоры, она всегда необыкновенно чутко и зорко отмѣчала въ нихъ все, что могло имѣть значеніе для пользы или прибыли Россіи. Сидъвшіе, уставя бороды, по описанію Кошихина, московскіе бояре XVII в'єка, какъ оказывается, приглядывались къ отношеніямъ европейскихъ государствъ между собой и къ интересамъ нашей государственной политики. Преддагая настойчиво, хотя и безуспъшно, французскимъ королямъ союзъ съ московскимъ государствомъ, старые московскіе дипломаты вовсе не были такъ просты, какъ объ нихъ думають-они помнили слова перваго французскаго посла, въ Москвъ въ XVII въкъ, человъка выдающагося по сохранившимся о немъ свъдъніямъ. Изложенная этимъ дипломатомъ постановка вопроса о франко-русскихъ отношеніяхъ осталась у нихъ въ памяти, хотя совершенно игнорировалась въ Парижъ, гдъ долго не хотъли замътить, что съверная система французской политики, построенная въ видахъ борьбы Франціи съ Германской имперіей, распадается. Французскіе липломаты, за спиной Польши и Швеціи, проглядёли возроставшее могушество Россіи и легкомысленно отнеслись къ предложеніямъ Москвы XVII въка, усердно искавшей сближенія съ Франціей, въ силу весьма реальныхъ доводовъ и соображеній.

Извъстный историкъ французской дипломатіи (Фласанъ) говорить про договоръ, заключенный Курмененомъ: «Этотъ договоръ, первый заключенный между Россіейи Франціей, не содержаль въ себъ условій политическаго характера. Россія въ то время не имъла ливонскихъ портовъ, а французское судоходство въ Ледовитомъ океанъ было ничтожно. Сухопутный же привозъ товаровъ былъ крайне затруднителенъ. Такимъ образомъ этотъ торговый договоръ, собственно говоря, остался безъ результатовъ для обоихъ государствъ 1).

Кром'в того, самого Луи Дегэ Курменена постигла печальная участь. Ришелье, въ своихъ запискахъ, говоритъ про него: «этотъ молодой челов'вкъ достаточнаго ума, но безм'врнаго честолюбія, которое и погубило его». Дъло въ томъ, что изъ Москвы, согласно воз-

<sup>1)</sup> Histoire generale de la diplomatie française, t. 1, cr. 425.

ложеннымъ на него порученіямъ, Курмененъ отправился въ Швецію, гдѣ у него вышло столкновеніе съ Шарнасе, представителемъ Франціи, пользовавшимся полнымъ довѣріемъ Ришелье. Возвратившись во Францію и попавъ за это въ опалу у кардинала, онъ сталъ въ ряды его противниковъ, т. е. королевы матери и Гастона Орлеанскаго; замѣшанный затѣмъ въ дѣло Монморенси, онъ былъ казненъ 12-го октября 1632 года.

Со словъ извъстнаго Олеарія, нъкоторые историки говорили о другомъ французскомъ послъ, будто бы прівзжавшемъ въ 1630 г въ Москву, именно о Карлъ Талейранъ маркизъ d'Exideuil, а не Дасседевиль, какъ пишетъ Соловьевъ 1), засаженномъ въ Костромъ за пристава, вследствіе доноса его товарища, некоего Русселя. Уже Соловьевъ называлъ его посломъ не французскаго короля, а Бетлемъ Габора, называвшагося королемъ Венгріи. Изъ объясненія царя Михаила Өеодоровича на ходатайство англійскаго короля и гердога Насаускаго видны причины ареста Карлуса Тулрандуса (какъ его окрестили въ Москвъ). «Мы этому Карлусу велъли побыть въ нашемъ Московскомъ государствъ до времени, чтобъ онъ султана Мурада (бывшаго тогда въ дружбъ и любви съ Московскимъ государствомъ) съ королемъ испанскимъ не ссорилъ». Въ ходатайствъ объ освобожденіи Тулрандуса такимъ образомъ было отказано, онъ быль освобожденъ позднъе въ 1635 г. по просыбъ самого Людовика XIII. приславшаго по этому случаю царю грамоту. Эта грамота напечатана Рамбо и вполнъ разъясняетъ дъло<sup>2</sup>). Руссель агентъ польскаго короля, пробрадся къ намъ въ качествъ одного изъ членовъ посольства Бетлемъ Габора, съ цёлью доставлять полякамъ свъдънія о нашихъ портахъ, путяхъ сообщенія и военныхъ силахъ. Поссорившись съ Талейраномъ и опасаясь его изобличеній, онъ самъ донесъ на него, обвиняя Талейрана въ намъреніи поссорить султана съ Москвой. Одинъ изъ родственниковъ Талейрана (имя не означено) привезъ грамоту Людовика въ Москву, въ которой король просиль изъ дружбы къ нему освободить его высокороднаго поданнаго, по влоумышленному навъту заключеннаго въ одномъ изъ городовъ Московскаго государства (въ Костромъ). Ходатайство французскаго короля было немедленно уважено.

Почти одновременно съ Талейраномъ прівзжалъ въ Москву капитанъ французской арміи Бертранъ Боннефуа, съ письмомъ Людовика XIII, отъ 6 декабря 1630 г., съ цёлью закупки у насъ клъбнаго зерна, для войскъ короля, сначала въ Италіи, а затъмъ въ Германіи, вслъдствіе постигшаго въ то время Францію неурожая. Боннефуа два раза былъ въ Москвъ, какъ это видно изъ писемъ короля, напечатанныхъ Рамбо — послъднее отъ 31 декабря

¹) «Исторія Россіи», изд. третье, томъ ІХ. стр. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. его «Сборникъ», стр. 35 и 36.

1631 года. Они любопытны въ томъ отношеніи, говорить французскій историкъ, что французскія войска, выставленныя Ришелье въ его борьбѣ съ Габсбургами, повидимому, снабжались русскимъ хлѣбомъ. Такимъ образомъ, уже тогда Россія представлялась Европѣ, какъ міровая хлѣбная житница.

На первый спросъ хлъба Франціей, царь Михаилъ Өеодоровичъ отвъчаль отказомъ, объясняя, что весь свободный хлъбъ запроданъ въ Англію, Данію, Швецію и Голландію, но при этомъ было объщано доставить Франціи хлъбъ на слъдующій годъ. Это вызвало вторичную посылку Боннефуа для закупки 50 тыс. семириковъ (septieres) ржи, что повидимому и было сдълано.

Въ маѣ 1643 г. Людовикъ XIV наслѣдовалъ Людовику XIII, а въ 1645 г. вступилъ на престолъ царь Алексѣй Михайловичъ. Въ 1648 году на Западѣ послѣдовало замиреніе, 30-лѣтняя война кончилась Вестфальскимъ договоромъ, въ которомъ Россія, въ качествѣ союзницы Швеціи, впервый разъ была упомянута въ трактатѣ, постановленномъ европейскимъ конгрессомъ.

Въ 1648 году въ Восточной Европъ началось возстаніе малороссійскихъ казаковъ противъ Польши и рядъ послъдовавшихъ за нимъ войнъ, которыя расшатали Польшу и одно время открыли было Московскому государству выходъ въ Балтійское море, такъ какъ ливонскіе города были временно завоеваны войсками царя Алексъя Михайловича.

Франція, руководимая Мазарини, прекративъ на нѣкоторое время свою борьбу съ германской имперіей, занялась исключительно своими счетами съ испанскимъ королемъ и подавленіемъ Фронды. Передъ началомъ польской войны, царь Алексъй Михайловичъ счелъ нужнымъ извъстить объ ней французскаго короля. Въ концъ 1653 года съ этимъ извъщеніемъ отправился гонецъ Мачехинъ, который 30 октября, отклонивъ предварительную аудіенцію у королевы и де-Бріена, прямо представился королю; послъдній при его входъ въ залу всталъ и шляпу снялъ, потомъ сълъ и спросилъ о здоровьъ царя.

Въ Парижъ Мачехину отвели дворъ и дали кормъ. Сначала пробовали не допустить его къ королю — объясняя, что онъ долженъ быть у королевы и графа де-Бріена, потому-что король въ молодыхъ годахъ и всякія дѣла слушаетъ и вѣдаетъ королева, а посольскія дѣла приказаны графу де-Бріену, который докладываетъ о нихъ королю. Но Мачехинъ настоялъ на своемъ. Когда Мачехинъ послѣ пріема королемъ выходилъ изъ залы, королевскіе дворяне сказали ему, что теперь онъ долженъ идти къ королевской матери.—За какимъ дѣломъ? спросилъ Мачехинъ.—Королева царскому величеству обрадовалась и велѣла быть къ себѣ,—отъвъчали дворяне. Мачехинъ пошелъ къ королевѣ Аннъ.—Съ какимъ дѣломъ ты присланъ къ королю?—спросила она.—Присланъя отъ

царскаго величества къ королевскому величеству съ любительной грамотой; объ ихъ государскихъ великихъ дѣлахъ и грамоту подалъ королю, отвѣчалъ нашъ гонецъ. Королева сказала, что рада присылкѣ грамоты и Мачехинъ, поклоняся, вышелъ изъ залы. Король велѣлъ сказать Мачехину чрезъ графа де-Бріена: «Я царскаго величества грамоту прочелъ самъ, любительной грамотѣ этой обрадовался и радъ быть съ великимъ государемъ въ братствѣ и дружбѣ вѣчно; хочу также, чтобъ царское величество съ польскимъ королемъ былъ въ мирѣ, потому-что у нихъ государства смежны 1).

Рамбо, помъстивъ грамоту царя, врученную королю Мачехинымъ, сообщаетъ слъдующее объ его пріъздъ. Мачехинъ таль черезъ Голландію, гдъ представитель Франціи выдалъ ему удостовъреніе въ его личности. Вмъстъ съ тъмъ къ графу де-Бріену явился нъкто Иванъ Вильнеръ, голландецъ, родившійся въ Москвъ, рекомендуясь въ качествъ толмача или переводчика Московскаго посольства. Въ Парижъ въ это время, говоритъ Рамбо, не оказалось лицъ знающихъ по-русски. Наконецъ, розыскали нъкоего Фриса, бывшаго банкира, знавшаго по-голландски, которому и поручили объясниться съ Вильнеромъ. Такимъ образомъ, слова Мачехина проходили черезъ двойной переводъ (съ русскаго на голландскій языкъ и съ послъдняго на французской) для того, чтобы дойти до ушей короля и его министровъ.

Это посольство, если такъ можно назвать гонца Мачехина, и лицъ сопровождавшихъ его, т. е. дьяка Андрея Карповича Богданова, толмача Вильнера и нѣсколько человѣкъ прислуги, вело себя въ Парижъ не совсъмъ прилично, по отвыву, сохранившейся въ парижскихъ архивахъ, записки Берлиза-Фора, представлявшаго при французскомъ дворъ посланниковъ (Introducteur des ambassadeurs). Мачехинъ и его спутники обнаружили весьма мало любознательности, цълые дни сидъли дома, въ отведенномъ для нихъ отелъ, и предавались пьянству, ссорамъ и дракамъ. Это были люди совершенно не образованные, говорить про нихъ Берлизъ. Одинъ разъ посланникъ (т. е. гонецъ Мачехинъ) такъ напился съ своимъ дьякомъ и поднялъ такой шумъ, что почетный караулъ изъ швейцарцевъ, приставленный къ дому, отведенному для московскаго гонца, вынужденъ былъ подняться въ его апартаменты для примиренія поссорившихся: послідніе потребовали, чтобы конвой выпиль вмъсть съ ними и напоили самихъ швейцарцевъ.

Французскій дворъ, недовольный поведеніемъ Мачехина, видя, что онъ не торопится отъёздомъ, самъ ему о томъ напомнилъ. Мачехину было сообщено, что онъ получить отвётное посланіе короля черезъ одного изъ королевскихъ секретарей. Это извёстіе встревожило Мачехина, онъ заявилъ, что ему отрубятъ голову,

<sup>1)</sup> Соловьевъ, «Исторія Россіи» изд. 3-е, стр. 308 и 309, т. Х.

если онъ приметъ такимъ порядкомъ королевскую грамоту, и потребовалъ вторичнаго прощальнаго пріема у короля, для личнаго пріема грамоты. Его требованіе и на этотъ разъ было уважено — ему была дана аудіенція. Подарки, данные при этомъ Мачехину и его спутникамъ, были довольно скудны. Самъ онъ получилъ золотую цѣпь, часть которой взялъ себѣ скупой Сервіенъ, управлявшій тогда финансами Франціи, на покрытіе издержекъ по пріему посольства, оцѣненныхъ имъ въ 600 ливровъ, дьякъ и толмачъ Вильнеръ получили по 100 экю, а Фрисъ—200.

Отвътная грамота короля, написанная въ высокопарныхъ выраженіяхъ, хвалила блага мира, призывала всъхъ христіанскихъ государей, искупленныхъ честною кровью Спасителя нашего Іисуса Христа, къ миру и согласію, выражая прискорбіе короля по случаю возникшей между московскимъ царемъ и польскимъ королемъ войны и предлагала посредничество Франціи, въ видахъ возстановленія между ними желаннаго мира. Эта грамота помѣчена въ Парижѣ 24-мъ ноябремъ 1654 г. Нѣсколько лѣтъ спустя, царь Алексъй Михайловичъ, послѣ одержанныхъ имъ успѣховъ, занявъ своимъ войскомъ Малороссію и другія области польскаго короля, объявилъ войну шведскому королю, съ цѣлью спасти отъ его завоеванія остатки Польши и пріобрѣсти, необходимые Московскому государству, ливонскіе порты. Людовикъ XIV отъ 6-го іюня 1657 г. послалъ царю новую грамоту, съ вторичнымъ предложеніемъ своего посредничества для заключенія мира.

Швеція считалась въ Парижѣ болѣе цѣннымъ союзникомъ Франціи, чѣмъ Польша, и война съ ней московскаго царя сильно тревожила французскаго короля, который, въ своей послѣдней грамотѣ, не только предлагалъ свое посредничество, но и возвѣщалъ о посылкѣ съ этой цѣлью посольства въ Москву.

Такое посольство дъйствительно отправилось изъ Парижа въ Москву, въ ноябръ 1657 г., причемъ посломъ быль назначенъ одинъ изъ дворянъ придворной свиты короля, Деминьеръ. Въ грамотъ, которую везъ посолъ, заключались крайне запоздалыя поздравленія царя Алексъя Михайловича со вступленіемъ на престолъ, что забыли прежде сдълать, хотя онъ вступилъ на престолъ слишкомъ 12 лътъ передъ тъмъ. Деминьеръ, ъхавшій въ Москву черезъ Ливонію, встрътилъ не слишкомъ любезный пріемъ. Московскій воевода въ Деритъ не хотълъ его пропускать далъе, говоря, что его государь не нуждается въ услугахъ короля и Кромвеля въ своихъ дълахъ съ Швеціей 1). Деминьеръ просилъ пропуска въ Новгородъ, гдъ ожидалъ встрътить болъе радушный пріемъ.. Но его снабдили про-

<sup>1)</sup> Деминьеръ былъ посланъ, по соглашенію Франціи и Англіи, съ предложеніемъ совокупнаго ихъ посредничества для заключенія мира между Россіей и Швеціей.

визіей и заставили ждать царскаго разр'єтенія въ Нарв'є. Въ французскомъ архивъ сохранилось одно только донесение Деминьера, отъ 29-го іюля 1658 г. изъ этого города, принадлежавшаго тогда шведамъ, на имя де-Ту, президента слъдственной камеры Парижскаго пардамента, бывшаго посломъ въ Голландіи. Леминьеръ говорить въ этомъ донесеніи о встръченныхъ имъ препятствіяхъ для провзда въ Москву, выражаеть сомнение, чтобы посредничество Франціи было принято московскимъ царемъ, высказывая мненіе, что склонить последняго къ миру можеть только успехъ шведскаго оружія 1). Его предположенія оправдались; какъ изв'єстно, представители Франціи не участвовали въ мирныхъ переговорахъ, начавшихся у насъ съ шведами, въ это время, на ръкъ Наровъ, или, говоря точное, притоко ен Плюсо (какъ писалъ Пеминьеръ). После довольно долгихъ пререканій о месте совещанія и споровъ объ условіяхъ мира, Аванасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ. состоявшій воеводой въ завоеванномъ Кокенгаузень, переименованномъ нами въ Царевичевъ Дмитріевъ городъ, въ деревит Валіесаръ (между Нарвой и Нейшлотомъ) заключилъ трехлътнее перемиріе съ шведами, при чемъ Россія сохранила свои завоеванія въ Ливоніи, т. е. Дерптъ, Кокенгаузенъ, Динабургъ и другіе города. Царь Алексъй Михайловичь, кромъ того, хотълъ присоединить Ивангородъ, чтобы русскіе купцы им'ти въ своемъ распоряженіи корабельную пристань, но Ординъ-Нащокинъ отклонилъ это намъреніе и уговориль отказаться оть пріобрътенія этого порта, объясняя, что въ торговит русскіе люди слабы и потдутъ туда, куда ихъ поманять, т. е. въ другіе приморскіе города, которыхъ у шведовъ на Балтійскомъ морѣ много 2).

Тъмъ не менъе, французская дипломатія, не добившись посредничества при заключеніи нашего перемирія съ Швеціей, оказала существенныя услуги послъдней при заключеніи окончательнаго мира, три года спустя въ Кардисъ. По мысли совътниковъ царя Алексъя Михайловича и въ особенности Ордина-Нащокина, московская дипломатія въ началъ войны съ Швеціей усиленно старалась объ образованіи Съвернаго союза противъ послъдней. Въ 1656 г. въ Данію былъ посланъ посломъ князъ Мышецкой съ грамотой, подписанной царемъ собственноручно, для заключенія союза съ датскимъ королемъ Фридрихомъ III, хотя подписанію такого договора помъшала неполнота инструкцій нашего посла, но Данія начала наступательную войну противъ Швеціи, при дъятельномъ содъйствіи Польши: такое положеніе дълъ вызвало уступки въ нашу пользу въ Валіесаръ.

<sup>1)</sup> Recueil, стр. 48, 49 и 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Изслъдованіе проф. В. С. Иконникова «Ближній бояринъ Асанасій Ординъ-Нащокинъ». «Рус. Старина», 1883 г. Ноябрь, стр. 41.

Французская дипломатія вслёдь за тёмъ оказала дёятельное содёйствіе шведамъ къ заключенію мира въ Оливъ (3-го мая 1660 г.) съ Польшей, императоромъ и курфирстомъ Бранденбургскимъ, а мъсяцъ спустя съ Даніей (Копенгагенскій трактатъ 6-го іюня 1660 г.). Освободившись отъ этихъ опасныхъ для нея враговъ, Швеція стала въ совершенно другое положеніе относительно Московскаго государства, къ тому же крайне удрученнаго положеніемъ дѣлъ въ Малороссіи; такимъ образомъ, мы вынуждены были по мирному договору въ Кардисъ (6-го іюля 1661 г.) отказаться отъ всѣхъ своихъ завоеваній въ Ливоніи.

Это быль тяжелый ударь для нашей политики на Балтійскомь морѣ, въ которомъ дѣятельное, хотя косвенное, участіе приняла дипломатія Франціи, въ интересахъ союзной съ нею Швеціи.

Не смотря на неудовольствіе, вызванное въ Москвъ такими дъйствіями Франціи, вслъдъ за заключеніемъ Андрусовскаго мира съ Польшей отправляется въ Испанію и Францію извёстное посольство, la grande ambassade, какъ выражается Рамбо, стольника Петра Ивановича Потемкина. «Лъта 7175 (1657 г.) Юнія въ четвертый лень, читаемъ мы въ статейномъ спискъ, Великій Государь Парь и Великій Князь Алексъй Михайловичь, Всен Великія, Малыя и Бълыя Россіи Самомодержень, вельль стольнику и намъстнику Боровскому Петру Ивановичу Потемкину, да дьяку Семену Румянцеву бхать къ испанскому Филиппу, да къ французскому Людовику королямъ въ посланникахъ». Это посольство одно изъ любопытнъйшихъ русскихъ посольствъ XVII въка, дотаточно извъстно. Статейный списокъ Потемкина напечатанъ у насъ еще въ прошломъ въкъ Н. И. Новиковымъ и переведенъ по-французски кн. Е. М. Голипынымъ въ его книгъ, посвященной этому посольству, изданной въ Парижѣ въ 1855 г. 1). Голипынъ не только перевель этотъ статейный списокъ, но и дополниль его цънными выписками изъ французскихъ источниковъ, извъстіями о немъ современныхъ французскихъ газетъ, въ стихахъ и прозъ, и рукописнымъ разсказомъ Сенто, представлявшаго пословъ, при дворъ Людовика XIV (Introducteur des ambassadeurs). Этотъ разсказъ составленъ на основании не дошедшаго до насъ въ подлинникъ дневника Кате (Sieur de Catheux), сопровождавшаго, по приказанію короля, московское посольство отъ Бордо до Парижа, приставъ Катуй, какъ его называеть Потемкинъ, въ своемъ спискъ.

Этотъ статейный списокъ характеренъ и любопытенъ во многихъ отношеніяхъ, хотя Потемкинъ—человъкъ безспорно весьма

<sup>1)</sup> См. статью А. Н. Попова «Русское посольство во Франціи въ 1668 г.». «Рус. Бесёда» за 1856 г., книжка 1-я. Поповъ быль близко и основательно внакомъ съ нашими архивными документами и въ своемъ разборъ вышеозначенной книги кн. Голицына даетъ не мало полезныхъ указаній относительно посольства Потемкина.

умный и наблюдательный, крайне скупъ на передачу личныхъ впечатлъній. Проъхавъ всю Францію отъ Байоны до Парижа, на разстояніи почти 900 версть, онъ конечно могь бы передать много интересныхъ личныхъ впечатлъній, но, къ сожальнію, таковыхъ въ его статейномъ спискъ мало.

По Кардискому миру, мы лишились портовъ на Балтійскомъ моръ, поэтому Потемкинъ отправился въ путь изъ Архангельска на голландскомъ суднъ, которое шло въ Италію съ астраханской икрой. При посланникъ, кромъ его товарища дъяка Румянцова и довольно многочисленной свиты, въ которой состояль его сынъ Степанъ, находился толмачъ Романъ Яглинъ; последній, не смотря на свою русскую кличку, быль нъмець, настоящее имя его было Томасъ Еглинъ и зналъ онъ только нъмецкій языкъ. Посольство высадилось въ Кадиксъ и, пробывъ около 7-ми мъсяцевъ въ Испаніи, отправилось во Францію, въ которую оно прибыло черезъ порубежный городокъ Ирунъ. Здёсь встретились всякаго рода препятствія, нужно было испросить разр'вшенія короля на пропускъ посольства во Францію и его распоряженій относительно отпуска посольству корма и его провоза. Согласно московскому обычаю, послы получали деньги отъ своего правительства только до переъзда черезъ рубежъ, послъ чего они уже получали содержание оть того правительства, къ которому бхали, такъ поступали въ Московскомъ государствъ и съ иностранными послами.

Потемкинъ перебхалъ въ Байону въ ожиданіи распоряженій французскаго короля, который быль извъщень объ его пріъздъ. Пришлось ждать довольно долго, а съ толмачемъ, знавшимъ только по-нъмецки, было трудно. Потемкинъ долженъ былъ взять другого переводчика, на первый разъ курляндца Ивана Госенца, который зналъ по-латыни, по мнънію нашего посла, достаточно, а по отзывамъ французовъ (Сенто и пристава Катуя) плохо, а по-французски вовсе не зналъ. Встрътивъ на дорогъ, въ городъ Амбуазъ, знакомаго ему, со времени польской войны, польскаго выходца-доминиканца Урбановскаго, знавшаго по-русски и по-французски, Потемкинъ и его взяль съ собой. Урбановскій состояль при нашемь посольств'в во все время пребыванія его въ Парижъ и значительно облегчиль сношенія Потемкина съ французами. Посольство, совершивъ часть путешествія водой, по Луаръ, вътхало въ Парижъ въ королевскихъ каретахъ, 1-го сентября 1668 года, и было помъщено въ посольскомъ домъ, въ улицъ Турнонъ. 4-го сентября, маршалъ Бельфонъ отвезъ посольство въ Сентъ-Жермэнъ, гдъ тогда находился королевскій дворъ, и Потемкинъ немедленно быль принять Людовикомъ XIV въ торжественной аудіенціи. Пріемъ быль самый привътливый. Великій король старался удовлетворить всъмъ требованіямъ московскихъ обычаевъ. Потемкину предложили объдать прежде пріема, но онъ отказался всть, пока не увидить короля и не

вручить ему царской грамоты; — аудіенція дана была безотлагательно. Король, стоя, спрашиваль о здоровь в царя и снималь шляпу всякій разь, когда произносилось имя царя и т. д. Посольство поднесло Людовику XIV дорогіе дары: дамасскую саблю съ рукояткой, осыпанной драгоцінными каменьями, соболей и т. д.

На следующій день посольство возили въ каретахъ короля по Парижу и его окрестностямъ, показывая достопримъчательности: Венсенскій замокъ, Королевскую площадь, Тюльери, фабрику гобеленовъ (гдъ принималъ Потемкина знаменитый художникъ Лебрёнъ), Лувръ, а также театры и т. д. Потемкинъ, при этихъ осмотрахъ обнаружиль большую любознательность и такть. Затёмь послёдовали спектакли, посольству показали «Les coups de la Fortune et de l'amour» Буа-Робера и «Амфитріона» Мольера, послъдній самъ игралъ съ своей труппой передъ Потемкинымъ и его свитой. съ особымъ удовольствіемъ смотревшими на это представленіе. После вторичной аудіенціи у короля, начались переговоры съ его министрами, маршаломъ Вилеруа, де-Ліономъ и Кольберомъ, изъ которыхь была образована комиссія для разсмотрівнія предложеній Потемкина. Потемкину было поручено предложить французскому королю: во-первыхъ, заключение дружескаго союза между объими государствами (Ле-Дранъ прибавдяеть: и склонить при этомъ Людовика XIV въ пользу кандидатуры сына царя на польскій престоль); во-вторыхъ, отправленію французскаго посольства въ Москву, и въ-третьихъ, заключить торговый договоръ.

Рамбо напечаталъ проектъ договора, составленный французскими уполномоченными, слъдующаго содержанія: «Русскіе подданные могутъ торговать во Франціи, платя одинаковыя пошлины съ прочими иностранными купцами, имъ будетъ предоставлено судится по своимъ дъламъ у московскихъ консуловъ, которые имъютъ быть учреждены въ главныхъ портовыхъ городахъ (les principaux ports). Москвитянамъ и русскимъ (tous les Moscovites et Russiens) занимающимся торговлей во Франціи, будетъ предоставлена полная свобода ихъ въроисповъданія. Поданные короля будутъ пользоваться тъми же правами и преимуществами въ городахъ и земляхъ царскаго величества. Кромъ того, въ проектированныхъ французами 13 статьяхъ договора выговаривалось, для поданныхъ короля, право проъзда черезъ владънія царя въ Персію и другія азіатскія страны и право платить ввозныя пошлины, въ половинномъ размъръ, наравнъ съ англичанами».

Посольство отвъчало, что оно не имъетъ полномочій для разръшенія въ подробности вопросовъ, касающихся торговаго договора; таковой долженъ быть заключенъ въ Москвъ французскимъ посольствомъ, объ отправленіи котораго царь проситъ короля, по совъщаніи съ совътниками ихъ государя, имъ для того назначенными. 31-го августа, — говорить Рамбо (т. е. значить на канунѣ въѣзда въ столицу), посольство принимало представителей шести знаменитыхъ торговыхъ корпорацій Парижа и имѣло съ ними продолжительное совѣщаніе. Они желали знать, на какіе французскіе товары есть спросъ въ Московскомъ государствѣ и въ какіе порты ихъ удобнѣе доставлять. Кромѣ того, представители этихъ корпорацій желали получить за подписью посольства подлинный документъ, удостовѣряющій права, дарованныя французскимъ купцамъ царемъ въ его владѣніяхъ. При этомъ, они прибавили, что не смотря на неблагопріятное время года, готовы снарядить и отправить въ Россію шесть кораблей съ товарами.

Посольство отвътило, что формальное признаніе торговыхъ правъ царской грамотой, будетъ обсуждаться на совъщаніи съ королевскими комиссарами, но что французскіе купцы съ полной безопасностью могутъ теперь же отправиться для торговыхъ дълъ въ городъ Архангельскъ. При этомъ посольство дало весьма подробныя свъдънія о произведеніяхъ и товарахъ, отпускаемыхъ изъ Россіи, предупредивъ французскихъ купцовъ, что ввозъ табаку и водки у насъ запрещенъ. Депутація благодарила Потемкина за сообщенныя имъ свъдънія, объяснивъ, что изъ указанныхъ имъ товаровъ многіе, какъ мъха, кожи, сало и пенька, найдутъ надежный и успъшный сбытъ во Франціи.

23-го сентября, король даль прощальную аудіенцію посольству, вручивъ ему отвътную грамату и богатые дары, въ числъ которыхъ были портреты короля, королевы и дофина. За симъ посольство Потемкина, черезъ Голландію, возвратилось на родину. Рамбо замъчаетъ, что Потемкинъ вынесъ, по видимому, весьма благопріятное митніе о Франціи. Дъйствительно, онъ, въ своемъ статейномъ спискъ писалъ: «Люди во французскомъ государствъ человъчны и ко всякимъ наукамъ, къ философскимъ и рыцарскимъ, тщательны. Изъ иныхъ государствъ во французскую землю въ городъ Парисъ и иные города прівзжають для науки философской и для ученья ратнаго строя королевичи и великородные разныхъ чиновъ люди, потому что городъ Парисъ великій, и многолюдный, и богатый, и школь въ немъ безмерно много; студентовъ бываеть въ Парисъ тысячь до тридцати и больше». Далъе про населенность Франціи въ спискъ сказано слъдующее: «Тъ мъста, которыми шли, безмърно жилы; города великіе, и многолюдные, и крънкіе, и пъхоты въ городахъ много жъ, и сель, и великихъ деревень много и людно безмърнымъ обычаемъ 1).

Людовикъ XIV въ своей грамотъ къ царю отъ 19-го сентября 1668 года отзывается съ большой похвалой о посольствъ и выра-

<sup>1) «</sup>Древняя Россійская Вивціоника», том. IV. «истор. въсти.», апръль, 1891 г., т. кліу.

жаетъ свое удовольствіе, по случаю примиренія царя съ Польшей 1). Вслідь за отъївдомъ Потемкина, Кольберъ діятельно занялся вопросомъ объ обезпеченіи для французской торговли открывавшихся для нея рынковъ въ Московскомъ государствів и послаль въ Москву вышеуказаннаго Ивана Госенца (служившаго переводчикомъ у Потемкина) въ качестві своего коммерческаго агента и переписывался съ нимъ. Фремону (Sier Fremont), одному изъ членовъ организованной тогда Кольберомъ «Сіверной Компаніи» 2), поручено давать этому агенту въ Москві необходимыя указанія, а Помпону, послу короля въ Голландіи, было предписано тщательно изслідовать условія и характеръ торговли, производимой Голландскими Штатами въ Россіи.

Нъсколько лътъ спустя, именно въ 1673 году, царь Алексъй Михайловичъ послалъ въ Парижъ послъднее свое посольство. На этотъ разъ царскую грамоту королю привезъ Андрей Виніусъ, дъякъ Боярской Думы, служившій также переводчикомъ въ Посольскомъ Приказъ—его отецъ голландскій выходецъ построилъ извъстный пушечный заводъ въ Тулъ.

Объ этомъ посольствъ въ французскихъ архивахъ сохранилось весьма мало св'єдівній. Въ царской грамот содержалось изв'єщеніе о нападкахъ чинимыхъ татарами и турками на области короля польскаго. Царь, следуя примеру французскаго короля-онь ссылается на совъты послъдняго, изложенныя въ письмъ, привевенномъ Мачехинымъ-въ свою очередь взываетъ къ христіанскимъ чувствамъ короля, предлагая ему остановить пролитіе христіанской крови и, прекративъ войну съ Голландскими Штатами, обратить французское оружіе на защиту польскаго короля отъ врага христіанъ, турскаго султана. Такіе дружескіе совъты конечно не особенно нравились Людовику XIV, тъмъ не менъе онъ отвъчалъ весьма любезно, выражая даже сочувствіе относительно намъренія царя поддержать своими силами Польшу, тъснимую турками. «Въ наше славное царствованіе, писалъ Людовикъ XIV, мы не разъ выказывали попеченіе и употребляли даже свое оружіе въ видахъ обузданія успъховъ общаго врага имени христіанскаго 3) и защиты христіанъ. Но въ настоящее время наше войско занято войной въ Голландіи, которая предпринята ради блага нашихъ подданныхъ и славы нашего государства». Выражая сочувствіе къ Польшт, которая по словамъ королевской грамоты дотоль служила оплотомь противь дальныйшаго распространенія

<sup>1)</sup> Rec. crp. 60, 61.

<sup>2)</sup> Эта компанія была учреждена королевскимъ указомъ, въ іюнъ 1669 года, сначала мъстомъ ен пребыванія была назначена Ла-Рошель, какъ портовой городъ.

в) Намекъ на сраженіе при Сентъ-Готардъ и французскія экспедиціи въ Кандію.

могущества оттомановъ, король выражалъ сожалъніе, что не можетъ ничего предпринять для защиты этого государства 1).

Занятый голландскими дёлами, Людовикъ XIV отнесся вообще довольно небрежно къ посольству Виніуса, принялъ его одинъ разъ, прощальнаго пріема не было, де-Боннёль вручилъ Виніусу отв'єтную грамоту и подарокъ короля, 500 пистолей. Ничего бол'є отъ французскаго короля Виніусъ не добился, хотя и просилъ въ особой записк'є, чтобы грамота была вручена ему королемъ лично, какъ это д'єлалось прежде, въ доказательство дружбы къ царю.

Царь Алексъй Михайловичъ скончался въ 1676 году; его пріемникъ Өеолоръ Алексъевичъ былъ озабоченъ положениемъ лълъ въ Малороссіи. Порошенко, избранный гетманомъ на лѣвомъ берегу Инбира, отдался подъ власть султана, что вызвало турецкое вмъшательство въ дёла Малороссіи, левая часть которой стала яблокомъ раздора между турками и Польскимъ королемъ Яномъ Собъскимъ. Не смотря на стародавніе счеты съ Польшей, Москва приняла сторону последней, въ ея распре съ Турціей, и въ 1678 возобновила, еще на 13 лътъ, Андрусовскія условія замиренія и вступила въ борьбу съ Портой. Въ это время Франція была занята войнами на Западъ и менъе интересовалась Московскимъ госуларствомъ. Турція была весьма полезнымъ союзникомъ въ войнахъ Людовика съ Германскимъ императоромъ. Пораженія, нанесенныя турками, какъ основательно замъчаетъ Рамбо, въ предисловіи къ своему сборнику, отзывались вредно для Франціи, въ XVII въкъ. Политика Людовика XIV относительно Турціи была уклончива и часто колебалась. Онъ сознаваль выгоды союза съ султаномъ, но не могъ отръшиться отъ идей стараго французскаго рыцарства, воспоминаній крестовыхъ походовъ, чувства солидарности всёхъ христіанскихъ народовъ и своего титла христіаннъйшаго короля Франціи, привывавшаго воевать съ невърными. Поэтому онъ, увлекаясь этими чувствами, обращаль свое оружіе на помощь наслёдственнымь врагамъ Франціи, противъ своихъ върнъйшихъ союзниковъ. Этимъ объясняется сраженіе при Сенть-Готардів и двів французскія экспедиціи въ Кандію (въ 1668 и 1669 годахъ). Но когда противъ него стала образовываться европейская лига, Людовикъ сталъ болъе дорожить союзомъ съ Турціей. Вторженіе турокъ въ предълы имперіи въ 1683 году и осада ими Віны оказали существенныя услуги Людовику XIV, занятому тогда осадой Люксамбурга, а пораженіе визиря подъ Въной было несомнъннымъ ударомъ для французской политики. Поражение турокъ при Могачъ (въ 1687 году) и успъхи противъ нихъ венеціанцовъ, въ Греціи, избавили Германскую имперію отъ турецкой грозы и подготовили коалицію противъ Франціи, такъ называемую Аугсбургскую лигу.

<sup>1)</sup> Rec. ctp. 65.

Московское государство стало какъ разъ въ это время настойчиво приглашать Людовика XIV къ войнъ противъ турокъ, а французская политика, въ предвидъніи европейской коалиціи, заботилась усиленно о закръпленіи за собою турецкой дружбы, одинаково полезной для ея военныхъ плановъ и торговли—рынки Леванта были превосходнымъ мъстомъ для сбыта французскихъ товаровъ, отъ нихъ зависъло благосостояніе южныхъ портовъ Франціи.

Поэтому, котя Людовикъ XIV въ своихъ грамотахъ къ царю Алекство Михайловичу (въ 1673 году) и царевнъ Софіи, въ 1687 году, и хвалитъ ихъ великодушныя намъренія и выражаетъ пожеланія успъха ихъ оружію въ борьбъ съ невърными, но это только цвты красноръчія, играя которымъ Людовикъ XIV ничъмъ не рисковалъ, ибо зналъ, что содержаніе его грамотъ не дойдеть до султана. Но онъ отклонилъ предлагаемый ему Московскими царями союзъ противъ турокъ и сталъ менъе радушенъ и привътливъ съ ихъ послами.

Французскіе архивы, какъ это видно изъ сборника Рамбо, представляются не полными, а матеріалы недостаточными, вслъдствіе отсутствія чиселъ и помъть, для вполнъ точнаго опредъленія дипломатическихъ сношеній Франціи съ Россіей, въ концъ XVII в.—видно, что заняты были въ Парижъ другимъ и Людовику XIV было уже не до Москвы.

Рамбо полагаеть, что въ 1680 году въ Москву было отправлено посольство представителя Франціи въ Варшавъ, маркиза де-Беттюнь. Онъ приводить данную ему върительную грамоту, выданную въ іюнъ 1680 г. (она сохранилась въ Парижскомъ архивъ), но безъ обозначенія числа и указанія, что это посольство действительно состоялось. Инструкціи маркизу де-Беттюнъ или, какъ называли его въ нашемъ Посольскомъ Приказъ, Бетунію, также нътъ, но достовърно извъстно, что французскій посоль ъздиль въ это время въ Москву и быль принять царемь въ торжественной аудіенціи. Въ архивъ министерства иностранныхъ дълъ сохранилось донесеніе этого посла о въбадъ въ Москву, но безъ обозначенія числа и подписи и притомъ не доконченное 1). Рамбо полагаетъ, что это именно донесеніе маркиза де-Беттюнъ, потому, что онъ таль черезъ Смоленскъ и очевидно изъ Польши. Въ 1683 году состоялось распоряжение объ отправленіи въ Москву посольства Ла-Пикетьера, въ архивахъ сохранились даже данныя ему инструкціи; цёль этого посольства склонить Московскаго царя съ датскимъ королемъ и курфюрстомъ бранденбургскимъ къ дъйствіямъ противъ Швеціи, которая въ это время отпала отъ Франціи и готовилась принять участіе въ коалиціи

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Это донесеніе хранится въ архивъ, въ связкъ дълъ посвященныхъ Россіи между документами 1679 и 1680 гг.

противъ нея. На этихъ инструкціяхъ есть помъта, что посольство Ла-Пикетьера не состоялось. Освъдомившись о положеніи дълъ въ Москвъ, гдѣ назначенный Софіей новый начальникъ Посольскаго Приказа, князь В. В. Голицынъ, любимецъ правительницы, дружилъ шведамъ и только-что подтвердилъ особымъ договоромъ (13-го января 1683 года) условія Кардискаго мира, Людовикъ XIV въроятно нашелъ отправленіе посольства, съ вышеозначенной цѣлью, безполезнымъ.

За тъмъ Рамбо установилъ, что въ іюлъ 1681 года въ Москвъ былъ какой-то французскій резидентъ, доносившій, отъ 4-го іюля 1681 года, о своихъ переговорахъ съ княземъ, однимъ изъ важнъйшихъ сановниковъ страны, по догадкъ Рамбо, княземъ В. В. Голицынымъ, который впрочемъ тогда еще не былъ начальникомъ Посольскаго Приказа, какъ полагаетъ Рамбо 1). Въ этомъ донесеніи французскій резидентъ выражаетъ сомнъніе, чтобы переговоры о торговомъ трактатъ имъли какіе-либо результаты. Этимъ дъломъ интересовались, когда было нужно посредничество французскаго короля въ отношеніи Швеціи и Польши, но теперь послъ заключенія мира съ татарами и турками (Бакчисарайскій договоръ 1681 года), царь самъ справится съ поляками и шведами и уважать желанія Франціи, по части заключенія торговаго трактата, не станетъ.

Относительно нашихъ посольствъ во Францію, мы имбемъ болбе точныя, подробныя и достоверныя сведенія. Въ 1681 году, вторично вздиль тоть же Петръ Ивановичь Потемкинъ, о которомъ было сказано выше. На этотъ разъ онъ пробхалъ черезъ Кале, гдъ его встрътилъ дворянинъ королевской свиты Сторфъ. Потемкинъ въбхалъ въ Парижъ, въ королевскихъ каретахъ, какъ и въ первый разъ, и остановился въ посольскомъ домъ, въ улицъ Турнонъ. 6-го мая 1681 года маршалъ д'Этре возилъ его съ большимъ почетомъ въ Версаль, гдъ онъ былъ торжественно принятъ Людовикомъ XIV, оказавшимъ Потемкину и его сыну весьма радушный пріемъ, хотя съ меньшей предупредительностью относительно требованій московскаго этикета. Потемкинъ говорилъ съ непокрытой головой ръчь королю, которую переводилъ переводчикъ. Содержание ръчи заключалось въ томъ, что царь московскій прислалъ его къ Людовику Великому императору французовъ (Empereur des Français) и королю Наварры, чтобы просить его о продолженіи союза, давно уже существующаго между объими державами<sup>2</sup>); король лично взяль

<sup>1)</sup> Этотъ документъ напечатанъ въ 34 т. Истор. Общества, съ ощибочнымъ ваглавіемъ, разъясненіемъ и переводомъ стр. 339 и 400; именно, подъ княземъ разумъется прівзжавшій тогда въ Парижъ Потемкинъ, но какъ объясняетъ Рамбо (стр. 74), это не предписаніе Кольбера французскому резиденту въ Москвъ, а донесеніе этого послъдняго.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Свъдънія объ этомъ второмъ посольствъ Потемкина взяты изъ современной французской записки о пріемъ его, хранящейся въ Парижскомъ архивъ мин. иностр. дълъ. Она напечатана въ 34 т. Сборника Истор. Общества, стр. 1—10.

царскую грамоту и передалъ ее Кольберу, маркизу де-Круаси, присутствовавшему при аудіенціи. Переговоры Потемкинъ велъ съ однимъ Кольберомъ, по вопросамъ торговымъ, по преимуществу. Рамбо сообщаеть некоторыя подробности о пребывани нашего посла въ Парижъ, который, по отзыву Флассана, говорилъ всегда умно, съ тактомъ, и велъ себя какъ человъкъ образованный и благовоспитанный. Онъ даваль самое выгодное мнёніе о націи, которую представляль, говорить этоть историкь французской дипломатіи, хотя на нее смотрёли какъ на варварскую только потому, что ея политическіе интересы не были тісно связаны съ Западной Европой. На этотъ разъ, сдержанный въ первый прібздъ, Потемкинъ не скупился на любезности Людовику XIV и говорилъ, что славу, которой пользуется король Франціи, можно сравнить только со славой Соломона-она превосходить величіе царя **Давида.** Когда ему показали картину Лебрена, изобразившаго Людовика XIV съ молніей въ рукахъ, Потемкинъ похвалилъ картину, замътивъ, что она весьма върно изображаетъ короля, котораго подобало представить въ видъ Юпитера, коего величіемъ и могуществомъ онъ вполнъ обладаетъ.

Богато одаренный королемъ мебелью, часами, гобеленовскими коврами, Потемкинъ былъ отпущенъ съ почетомъ. Политическихъ результатовъ это посольство не имъло. Внъшняя политика Франціи и Россіи были направлены въ совершенно разныя стороны. Швеція разошлась съ Людовикомъ изъ-за вопроса о Цвей-брюкенскомъ герцогствъ, Польша также отклонилась отъ Франціи и сблизилась съ Германской имперіей—но послъднія были въ дружбъ въ то время съ Москвой, которая готовилась воевать съ турками.

При отсутствіи вполнѣ точныхъ указаній въ документахъ, говоритъ Рамбо, нельзя вполнѣ достовѣрно опредѣлить цѣль и назначеніе этого посольства, можно только предполагать, что оно имѣло въ виду посредничество Людовика XIV въ войнѣ съ татарами и турками и его услуги для улаженія затрудненій съ Швеціей, но это только предположеніе. Грамота царя Өеодора Алексѣевича не напечатана, а Людовикъ въ своемъ отвѣтѣ касается только торговыхъ вопросовъ. Ле-Дранъ полагаетъ, что цѣль посольства заключалась въ склоненіи Франціи къ союзу противъ турокъ; ради чего и былъ выдвинутъ вопросъ о торговомъ договорѣ, интересовавшій Францію, который послѣ 1668 года совсѣмъ заглохъ.

Этотъ вопросъ можетъ быть ръшенъ только справкой съ нашими архивными документами.

Посольство отправленное во Францію, въ 1687 году, правительницей царевной Софіей было послѣднимъ въ эту страну, въ XVII въкъ. Во главъ его стояли князь Яковъ Долгоруковъ (извъстный впослъдствіи сотрудникъ и сенаторъ Петра) и князь Яковъ Мышецксй, бывавшій съ посольствомъ, при царъ Алексъъ, люди опыт-

ные и серьезные. Но цѣль посольства—категорическое предложеніе союза Людовику XIV противъ турецкаго султана, была легкомысленна, обнаруживая явное не знаніе тогдашняго политическаго положенія Франціи. Старые московскіе дипломаты, не смотря на отсутствіе постоянныхъ сообщеній съ Западной Европой, такихъ промаховъ не дѣлали. Молодая правительница и ея главный совѣтникъ князь В. В. Голицынъ, хотя человѣкъ безспорно умный, вышли очевидно изъ колеи историческихъ традицій и начали фантазировать.

Пребываніе посольства во Франціи сопровождалось скандаломъ, который быль вызванъ не поведеніемъ посольства, а возложеннымъ на него порученіемъ. Людовикъ, XIV какъ разъ въ это время усиленно нуждался въ помощи турокъ, въ виду поднимавшейся противъ него коалиціи въ Европъ. Не даромъ его тогда называли le petit turc, въ отличіе отъ grand turc т. е. султана, обвиняя его въ томъ, что онъ тюрбанизируетъ, т. е., турчитъ Францію.

Предложеніе союза для войны съ турками походило въ это время на насмѣшку и очевидно должно было раздражить великаго короля, который заискиваль у турокъ, но не желаль этого показывать. Французскому правительству, очевидно, заранѣе была извѣстна цѣль посольства, по этому оно постаралось компрометировать посольство въ глазахъ общественнаго мнѣнія.

Это обнаружилось, какъ только посольство прибыло во Францію и высадилось въ Дюркирхенъ. Высланный ему на встръчу королемъ дворянинъ Сторфъ, при первомъ свиданіи съ послами объявилъ имъ отъ имени своего государя, что они должны во всемъ подчиняться обычаямъ, установленнымъ во Франціи для иностранныхъ пословъ, при чемъ далъ имъ понять, что если они не намфрены следовать этому указанію, то его величеству не угодно ихъ принять въ своемъ королевствъ, и они лучше слълають, въ видахъ поллержанія добрыхъ отношеній между царемъ и его королемъ, если направять свой путь въ другія страны, не вынуждая его величество выслать ихъ, въ случав предъявленія ими требованій несогласныхъ съ обычаями или нарушенія приказовъ и постановленій короля Франціи. Такое сердитое внушеніе было сделано нашему посольству нодъ темъ предлогомъ, что посольскій гонецъ, отправленный въ Парижъ съ извъщеніемъ о прівадъ посольства, вель себя грубо и требоваль личнаго пріема у короля. Такъ объясняеть это дело современная офиціальная записка, хранящаяся въ парижскомъ архивъ министерства иностранныхъ дълъ 1). Но этимъ придирки не ограничились. Соблюдая внёшнюю вежливость, король выслаль,

<sup>1)</sup> Она напечатана Историческимъ Обществомъ въ 34 т. его Сборника. Заглавіе записки: «О томъ, какъ вели себя московскіе послы во Франціи (1687)», Сторфъ въ ней ошибочно названъ Торфомъ.

какъ говоритъ записка, за посольствомъ офицеровъ и экипажи, для привоза пословъ, съ ихъ свитой, въ Парижъ, при чемъ королемъ были выданы деньги, для доставленія имъ возможныхъ удобствъ и роскошнаго ихъ содержанія, во время пути. Были выданы пропускныя свидѣтельства для привоза пожитковъ и тюковъ посольства, причемъ къ нимъ были приложены въ Дюнкирхенской таможнѣ печати, которыя могли быть сняты только по доставленіи тюковъ въ Парижъ. Это было сдѣлано согласно заведенному обычаю, говоритъ записка, о чемъ было сообщено посольству, котя прежде это правило относительно нашихъ посольствъ не практиковалось.

Разумъется, такое распоряжение вызвало неудовольствие. Посольство дорогой сломало печати и авторъ записки, чиновникъ французскаго дипломатическаго въдомства, пользуясь этимъ случаемъ спътитъ смъщать съ грязью посольство Долгорукова. Оно, говоритъ эта записка, не только оказало неуважение къ королевскимъ печатямъ, нарушение которыхъ преслъдовалось закономъ, но и дозволило себъ неприличную званию посланниковъ торговлю тканями и мъхами. Они забыли свое звание и вели себя какъ мелочные торговцы, предпочитая личныя выгоды чести и достоинству своихъ государей.

Рамбо приводить эти свъдънія изъ русскихъ источниковъ, т. е. въ сущности изъ «Сборника Историческаго Общества», въ которомъ напечатаны французские матеріалы и отзывы французскихъ дипломатовъ о посольствъ Долгорукова.

Далъе дъло дошло до того, что вслъдствие жалобъ откупщиковъ, король приказалъ приставить полицейскаго чиновника къ дому, въ которомъ поселилось посольство, чтобы не дозволять имъ продавать привезенные товары, что вызвало столкновение этого чиновника съ нашими посланниками.

Людовикъ IV, какъ говорить французская дипломатическая записка, принялъ всего одинъ разъ это посольство и отказалъ ему во вторичной, прощальной аудіенціи. Тъмъ не менъе, изъ уваженія къ царямъ и правительницъ, приказалъ богато одарить посольство, но посольство отказалось отъ принятія королевскихъ подарковъ; тогда король возвратилъ принесенные ему на пріемъ дары и приказалъ проводить посольство тъмъ же порядкомъ въ Дюнкирхенъ. Рамбо разсказываетъ это нъсколько иначе: вслъдствіе возбужденныхъ посольствомъ споровъ о титулъ Московскаго государя, когда наши послы отказались принять королевскую грамоту, они были подвергнуты карантину, т. е. лишены продовольствія и права свободнаго выхода изъ посольскаго дома. Они попросили паспортовъ для проъзда въ Испанію, но имъ отказали въ проъздъ черезъ Францію и посольство должно было для этой поъздки отправиться въ Гавръ и състь тамъ на корабль. Въ Гавръ ихъ заставили

взять королевскіе подарки; такъ какъ иначе ихъ не отпускали, посольство было вынуждено такимъ образомъ принять послъдніе.

Рамбо приводить довольно любопытныя свъдънія изъ протоколовъ переговоровъ, происходившихъ у нашихъ пословъ съ Кольберомъ де-Круаси, въ Сенъ-Дени, 1-го сентября 1687 года. Они нъсколько разнятся съ отчетомъ посольства Лолгорукова, издоженнымъ въ его статейномъ спискъ. На предложение французскому королю принять участіе въ союзъ противъ султана, Кольберъ отвътиль, что въ настоящемъ положени дълъ король обнаружилъ бы не свойственную ему мудрость и величайшую неосторожность, объявивъ войну Турціи и пославъ противъ нея свои войска. Король Франціи, — говориль Кольберъ, — привыкъ объявлять войну, когда его на это вызывають достаточныя основанія, или когда этого требуеть его собственная слава, что воевать въ хвостъ союзниковъ и безъ него достигшихъ большихъ успъховъ въ Венгріи и Мореъ, король не желаеть, тъмъ болъе, что Порта только-что предоставила, по соглашенію съ его посломъ, прежде дарованныя французскимъ подданнымъ, въ ея предълахъ, права и преимущества, возстановивъ относительно ихъ старыя капитуляціи, и что участіе короля въ союзъ противъ султана причинить огромный вредъ французской торговив въ Левантв, нынв процветающей, что въ виду отдаленности Турціи король могь бы выставить противъ нея лишь небольшіе отряды войска, которые не могли бы имъть ръшительнаго значенія въ усибшномъ ходъ кампаніи. Кромъ того, - прибавиль Кольберъ, -- король нуждается въ наличности всъхъ своихъ силъ для обороны своихъ владеній, потому что союзники, ныне воюющіе противъ Турціи, по заключеніи съ ней мира собираются напасть общими силами на Францію, о чемъ они уже теперь открыто заявляютъ 1).

Въ нашихъ извъстіяхъ, напечатанныхъ Соловьевымъ, въ его «Исторіи Россіи», Кольберъ высказался еще категоричнъе о невозможности предложеннаго Франціи союза, указавъ, что императоръ постоянный и исконный врагъ его короля, а султанъ его неизмънный и надежный союзникъ, всегда жившій въ миръ и дружбъ съ Франціей.

Въ виду такихъ объясненій Кольбера, наше посольство стало настаивать, чтобы король, по крайней мъръ, не мъшалъ усиъхамъ христіанскаго оружія и далъ обязательства не объявлять войны союзникамъ до окончанія кампаніи. На это Кольберъ отвъчалъ, что если сами союзники не дадутъ законныхъ поводовъ къ войнъ, то король имъ таковой не объявить, такъ какъ мъшать усиъхамъ христіанскихъ государей въ борьбъ съ невърными не желаетъ.

Затымь начались переговоры о развитии торговых в сношеній съ

<sup>1)</sup> Recueil, etp. 86 m 87.

Франціей въ Архангельскъ, причемъ Кольберъ объяснилъ, что Московскіе государи сдълають большое одолженіе королю, предоставивъ свободный проъздъ, черезъ свои владънія, іезуитамъ и другимъ французскимъ миссіонерамъ, отправляющимся въ Китай.

Долгорукій отвіталь, что не имітеть на этоть счеть полномочій, но полагаеть, что исполненіе этого желанія короля не встрітить препятствій.

Въ Москвъ были очень недовольны пріемомъ посольства Долгорукова во Франціи и когда нъсколько мъсяцевъ спустя туда пріъхали два іезуита, д'Авриль и Бовалье, съ королевскимъ письмомъ къ царямъ Петру и Ивану Алексъевичамъ, въ коемъ содержалось ходатайство о пропускъ ихъ въ Китай, для проповъди тамъ евангелія, имъ въ проъздъ черезъ московскія владънія было отказано.

«Сборникъ» Рамбо представляетъ подробный и обстоятельный перечень нашихъ посольствъ во Францію, въ XVII въкъ, въ числъ каковыхъ не показано посольство боярина И. В. Бутурлина, въ 1679 г. Объ этомъ посольствъ говорятъ и подробно его описываютъ двое изъ нашихъ писателей: В. Берхъ, въ его царствованіи Өеодора Алексъевича 1) и проф. В. С. Иконниковъ, въ своемъ изслъдованіи: «Аванасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ» 2). Но такое посольство кикогда во Францію не тадило и какъ во французскихъ, такъ и нашихъ архивныхъ документахъ, свъдъній объ немъ нътъ. Въ V-мъ томъ «Памятниковъ Дипломатическихъ Сношеній древней Россіи», изд. 1858 г., II отд., Соб. Его Величество канцеляріи, перечислены посольства, отправленныя царемъ Феодоромъ Алексъевичемъ на западъ, съ возвъщеніемъ о вступленіи его на престолъ, но о посольствъ Бутурлина къ французскому королю тамъ не упоминается.

19-го марта 1679 г., какъ, это видно изъ архивныхъ актовъ, напечатанныхъ въ этомъ томъ, дъйствительно царь Өеодоръ Алексъевичъ указалъ своимъ великимъ и полномочнымъ посламъ, ближнему боярину, намъстнику суздальскому, Ивану Васильевичу Бутурлину, окольничьему И. И. Чадаеву и думному дъяку Лукьяну Голосову, ъхатъ къ Леопольдусу цесарю римскому въ великихъ и полномочныхъ послахъ изъ Польши.

Въ этомъ томъ «Памятниковъ» напечатана, какъ царская грамота къ цесарю Леопольдусу, такъ и статейный списокъ этого посольства, въ которомъ о посольствъ во Францію вовсе не упоминается. Кромъ того, В. Берхъ, заимствовавшій свои свъдънія не изъ архивныхъ документовъ, говорить, что 19 мая 1679 г. посольство Бутурлина отправилось изъ Франціи въ Испанію. Но въ статейномъ спискъ Бутурлина, напечатанномъ, въ V-мъ томъ «Па-

<sup>1)</sup> С.-Петербургъ, 1834 г., стр. 74-78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Русская Старина», 1883 г. за ноябрь, стр. 306 и 307.

мятниковъ динломатическихъ сношеній», содержатся указанія, что въ это время посольство Бутурлина не могло даже прибыть во Францію, а тѣмъ болѣе закончить свою миссію въ этой странѣ. Извѣстіе объ этомъ посольствѣ вымышленное, оно заимствовано В. Берхомъ изъ частнаго и весьма не достовѣрнаго «Сборника», «Choix de melleurs morceaux des Anciens Mercures» и положительно опровергается справкой съ архивными документами. Профессоръ Иконниковъ взялъ это извѣстіе безъ надлежащей критической провѣрки его.

Въ заключение нашего очерка дипломатическихъ сношений России съ Францией, укажемъ, что почтенный и серьезный трудъ французскаго ученаго, т. е. проф. Рамбо, свидътельствуетъ, что французские архивы скуднъе нашихъ по этому вопросу, и что безъ обстоятельной разработки нашихъ архивовъ трудно представить полную и отчетливую картину этихъ сношений.

П. М-тевъ.





## РУССКІЯ СИМПАТІИ ВЪ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗІИ 1).

(Неизданныя произведенія поэта А. Э. Одынца).

ГРИЦАТЕЛЬНЫЯ отношенія польскаго общества и польской литературы ко всему русскому достаточно извъстны. Распространяться о неразумной, безосновательной и продолжительной ненависти къ намъ со стороны нашихъ привислинскихъ братьевъ-славянъ совершенно излишне, и нужно лишь удивляться устойчивости такихъ от-

ношеній одной славянской семьи къ другой и необычайной солидарности въ томъ поляковъ. Утративъ свою политическую самостоятельность вслёдствіе разлада между собою и отсутствія единства мысли, единства д'яйствій, примкнувъ къ западной цивилизаціи до потери многихъ особенностей славянской расы, поляки сділались послі того солидарными и единомысленными лишь въ одномъ: въ ненависти къ Россіи, ко всему русскому.

Не смотря, однако, на такую солидарность, изъ среды польскаго общества являются иногда, въ видъ весьма впрочемъ ръдкаго исключенія, люди благомыслящіе, отдающіе должную справедливость незлобію и долготеритнію русскаго народа и проявляющіе предъ нимъ, такъ или иначе, свои симпатіи. Такъ, изъ мрака польскаго озлобленія выступаетъ предъ нами человъкъ, озарившій блескомъ своего поэтическаго творчества неестественныя отношенія поляковъ къ русскимъ.

<sup>1)</sup> Читано авторомъ въ торжественномъ собраніи Славянскаго Благотворительнаго Общества 26 февраля 1891 г.

Этотъ человъкъ — польскій поэть и публицисть Антоній-Эдуардъ Одынецъ <sup>1</sup>).

Занимая независимое положеніе литератора и чуждый какихъ бы то ни было заискиваній, польскій поэть, истинный доброжелатель своей родины, относился къ русскимъ не только безъ фанатическаго предубъжденія, которымъ заражены его соотечественники, но съ несомнъннымъ расположеніемъ и любовью, и эти ръдкія чувства свои выразилъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, съ которыми мы и познакомимъ читателей «Историческаго Въстника».

Въ нашемъ распоряжении находится четыре такихъ произведенія Одынца. Только первое изъ нихъ было напечатано, но въ весьма ограниченномъ числѣ экземпляровъ и въ продажѣ не находилось; остальныя же три (одно оригинальное и два перевода съ русскаго) нигдѣ въ печати еще не появлялись. По недоброжелательнымъ отношеніямъ къ русскимъ со стороны польской прессы, невозможно ожидать появленія этихъ произведеній изъподъ станка польской типографіи, а потому приводимъ ихъ здѣсь въ польскихъ оригиналахъ съ переводами на русскій языкъ.

I.

## «Да пріидетъ царствіе Твое».

Рескриптъ императора Александра II-го 20 ноября 1857 г. на имя виленскаго генераль-губернатора, какъ извъстно, былъ первымъ правительственнымъ актомъ, положившимъ начало освобожденію крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Этимъ знаменательнымъ актомъ разрѣшалось дворянамъ Виленской, Ковенской и Гродненской губерній приступить къ составленію проектовъ устройства и улучшенія быта помѣщичьихъ крестьянъ, при чемъ были указаны и главнѣйшія основанія, на которыхъ должна быть произведена реформа, именно освобожденіе крестьянъ съ землею. Предначертанія эти не вполнѣ совпадали съ ожиданіями польскихъ помѣщиковъ Сѣверо-Западнаго края, которые надѣялись лишь на уничтоженіе ненавистныхъ имъ инвентарей <sup>2</sup>), но вовсе не думали о земельномъ надѣлѣ крестьянъ.

Иначе отнесся къ первымъ шагамъ великой реформы поэтъ Одынецъ.

<sup>1)</sup> О немъ см. «Историческій Вѣстникъ»: 1880 г., т. II («Мицкевичъ въ Россіи», Ф. К. Неслуховскаго); 1884 г., т. XVIII («Мицкевичъ и виленскіе филареты», Н. С. Кутейникова); 1885 г., т. XIX («А. Э. Одынецъ», М. И. Городецкаго, съ портретомъ) и 1885 г., т. XXI («Воспоминанія Одынца», Н. С. Кутейникова).

<sup>2)</sup> Исчисленіе крестьянских угодій и лежащих на крестьянах обязанностей и повинностей въ отношеніи пом'ящиковъ.

Поэтъ жилъ тогда въ Вильнѣ и, узнавъ о предстоявшемъ прівздѣ государя въ столицу Литвы, написалъ поэтическое привѣтствіе Александру II, какъ будущему освободителю крѣпостнаго народа. Это произведеніе польскаго поэта вошло въ небольшой сборникъ, составленный всего въ теченіе одного мѣсяца и отпечатанный въ весьма ограниченномъ числѣ экземпляровъ, не выпущенныхъ въ продажу. Сборникъ, составляющій теперь уже библіографическую рѣдкость, носить такое заглавіе:

«Въ память пребыванія государя императора Александра II въ Вильнъ 6 и 7 сентября 1858 г. Изданіе Виленской археологической коммисіи. Вильно. Въ типографіи Осипа Завадскаго, 1858 г.».

Вотъ привътствіе поэта Одынца, помъщенное на первыхъ страницахъ сборника:

## Przyjdź królestwo Boże!

"Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie, jakie cuda uczynił na ziemi, "Odjąwszy wojny aź do krańców ziemi. "Skruszy łuk i zdruzgocze oręźe, i tarcze ogniem popali. "Uspokojcieź się, a baczcie, żem Ia jest Bóg; i będę wywyższon między narody, i będę wywyższon na ziemi".

Psałm XLV.

Któż jako Bóg na Niebie? Kto jak Ten na ziemi, Co przez Boga obleczon władzą nad narody, Iako Ojciec, miłością, włada tylko niemi, Iako Zbawca, przez miłość, wiedzie do swobody?

O cześć Mu, i chwała, i tryumf bez końca! Duch Boży tchnie w Ludzkość przez Niego. On Dawca pokoju, On Prawdy Obrońca, On Budownik Królestwa Bożego!

O! przyjdź Królestwo Boże!
Nie po zwaliskach tronów,
Nie przez krwi ludzkiej morze,
Nie przez trzy milionów!
Przyjdź, jak rosa z obłoków,
Drogą wszystkich łask Pańskich:
Przez natchnionych Proroków,
Przez Królów Chrześcijańskich!

I wionął juź na świat Duch czasu proroczy: Serc ludów potrzebą – zbliżenie. Iskrami piorunu ich myśl się jednoczy, W mgłach pary zniknęty przestrzenie Lecz na toż ach! tylko brat k'bratu się zbliźy, By miejsca w nim dójrzeć bezbrojne; By wzajem tem chyźéj, módz zionąć ze śpiźy, By udoskonalić — li wojnę?

O! gdzieź jest ta święta, ta Boża potęga, Co dróg ich sprostuje zawiłość: Co ślubem braterstwa narody posprzęga, Swobodę utwierdzi przez Miłość?

Wschód zamierzchł ciemnotą i mgłą nieruchomą, Półxiężyc zgasł w burzy pomroku. I słońce Zachodu swą jasność poziomą W złoto — krwistym topi obłoku.

Lecz Bóg jest nad światem—i w Iego pomocy Nadzieja ludzkości nie marna! Bóg wejrzał—i oto na Niebie Północy Zaiskrza się Zorza Polarna.

Ożywcze promienie jak słońcem zabłysły, Świat budząc, od kraju do kraju: Od Wołgi, od Leny, do Niemna, do Wisły. Wzdłuż brzegów sinego Dunaju.

I jako przez xiężyc, głąb'morza uśpiona Ku niebu się dźwiga do ruchu: Tak przez Nią, krwi bratniéj szerokie plemiona Z letargu ocknęły się w duchu.

I wszyscy w Niéj widzą—a każdy zawierza
 W Iéj siłę i moc przenaczenia —
 Ci Oko Opatrzne, ci Tęczę Przymierza,
 Ci gwiazde Nadziei Zbawienia.

O! ziść ją, o Boże! i niech się zawstydzi Swobody i Krzyża i Prawdy Twéj wróg; I Wschód niech i Zachód poczuje i widzi, Żeś Ty jest nad światem Pan, Ojciec i Bóg!

A wy duchy Iagiellonów
Rozradujcie się w wieczności!
Oto Dziedzie waszych tronów,
Waszych myśli i miłości,
Ojciec ludu—Pan narodów,
Wchodzi w progi waszych grobów,
Przyjąć dzięki milionów,
Którym wraca godność ludzi;
Przyjąć hołd—nie czczych poklonów,
Lecz serc, których wdzięczność budzi.
Których miłość i swoboda
Aureolą nad Nim świeci.
On nie wzgardzi, co Mu poda,
Iako Ojcu, grono dzieci.

\* 1

A wy tam w Niebiosach, ust naszych wołanie Poprzyjcie modłami waszemi: Pod berłem niech Iego początek nastanie Królestwa Bożego na ziemi!

#### переводъ.

## Да пріидетъ царствіе Твое!

«Пріидите, и видите дѣла Господа,— какія произвелъ Онъ опустошенія на землѣ:

«Прекращая брани до края земли, сокрушилъ лукъ и переломилъ копье, колесницы сожегъ огнемъ.

«Остановитесь и познайте, что Я Богъ: буду превознесенъ въ народахъ, превознесенъ на землъ».

Псаломъ XLV.

Кто Богу подобенъ у насъ на землъ?
Помазанникъ Божій, народа властитель,
Источникъ онъ милости — дара небесъ,
Отъ рабства народнаго нашъ избавитель!

О въчная слава ему и хвала! Онъ душу живую въ людяхъ пробудилъ, Онъ мира податель, онъ правды борецъ, Онъ въ счастіе въру людей воскресиль!

\* \*

Когда же міръ преобразится
Когда въ немъ правда воцарится —
Не разрушеньемъ царствъ и троновъ,
Не черезъ слезы милліоновъ,
А пусть сойдетъ съ небесъ росою,
Серебристой гостьей неземною,
И милостью Творца Вселенной,
Пророковъ ръчью вдохновенной,
Державной волею царей,
Слугъ върныхъ Божьихъ алтарей?

\* \*

И воть ужь повъяло духомъ свободы: Людская потребность въ общеньи гуманномъ. Ихъ мысли мгновенно весь міръ облетаютъ, Какъ молніи ръя во мракъ туманномъ. Неужто сближеньемъ людей руководить Желанье другъ другу несчастій лишь вѣчныхъ, Лишь козней коварныхъ мучительной смерти, И войнъ разрушительныхъ, войнъ безконечныхъ?

О гдё жъ всемогущая власть неземная, Что всё бы раздоры людей примирила, Народы сплотила бы узами братства, Свободу на чистой любви утвердила?

Востокъ утопаетъ во мглѣ недвижимой, И мѣсяцъ окутался тьмы пеленою, И солнце зашло, и закатомъ кровавымъ Окрасило тучи надъ мрачной землею.

Но Богъ неустанно о мірѣ печется: Не дастъ онъ угаснуть людскимъ упованьямъ, Онъ только взглянулъ—и все небо сверкаетъ На сѣверѣ дальнемъ полночнымъ сіяньемъ.

Какъ солнце, повсюду лучи заблистали, И міръ пробудился отъ края до края: Отъ Волги и Лены, до Вислы, Нѣмана, До самыхъ бреговъ голубого Дуная.

Какъ мъсяцъ спокойное море волнуетъ Мятежно и бурно-тревожнымъ приливомъ, Такъ ты пробудила въ народахъ славянскихъ Дремавшія силы въ безправьи пугливомъ.

И всё нераздёльно—и сердцемъ, и духомъ, Увёрились въ мощи ея назначенья, Звёзда лучезарная, символъ союза, Звёзда путеводная, символъ спасенья...

О, Боже, воззри же—и да посрамятся Враги Твоей правды, креста и свободы, Что Ты Вседержитель, Отецъ и Царь міра,— О, пусть же поймуть и оцінять народы!...

\* \*

Вы жъ, духи славныхъ Ягеллоновъ, Возрадуйтесь на небесахъ! Вотъ онъ,— наслъдникъ вашихъ троновъ, Наслъдникъ въ доблестныхъ дълахъ,

«истор. въсти.», апръль, 1891 г., т. кыу.

Отецъ безправному народу,
Что даровалъ ему свободу,—
Пришелъ къ могиламъ королей
Благодареніе людей
Принять не въ суетныхъ поклонахъ,—
Въ любви горячей и сердечной,
Что загорълась славой въчной
Въ освобожденныхъ имъ мильонахъ...
И онъ пріялъ тотъ даръ людей,
Своихъ признательныхъ дътей!...

\* \*

- О, духи! услышьте желанія наши И съ нами молитесь Творцу Всеблагому.
- О, пусть его царство да будетъ началомъ Пресвътлому Божьему царству земному <sup>1</sup>).

Вслъдъ за произведеніемъ Одынца въ сборникъ помъщены слъдующія статьи и стихотворенія: ІІ) «Шестое и седьмое сентября въ Вильнъ 1858 г.», Игнатія Ходзько (на польскомъ и русскомъ языкахъ) <sup>2</sup>); ІІІ) «Историко-статистическій очеркъ города Вильно», А. К. Киркора (на русскомъ языкъ) <sup>3</sup>); ІV) «La lithuanie depuis l'avenement au trône de sa Majesté L'Empereur Alexandre II, par Nicolas Malinovski»; V) стихотвореніе литовскаго крестьянина отъ имени своихъ братьевъ, на литовскомъ языкъ, съ русскимъ пере-

<sup>1)</sup> Переводъ этотъ, исполненный весьма удачно и мѣстами съ буквальною передачею стиха оригинала, принадлежитъ одному изъ молодыхъ русскихъ писателей С. С. Т., знатоку славянскихъ литературъ. Считаемъ долгомъ выразитъ здѣсь автору нашу искреннюю признательность за этотъ прекрасно выполненный трудъ.

М. Г.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ этой статейкъ обращаютъ на себя вниманіе слъдующія строки: «вся Литва гремитъ нынъ однимъ великимъ единодушнымъ хоромъ, провозглашая день, когда стопа Монарха коснулась земли ея, день историческій, данный Провидъніемъ».... Писатель Ходзько также сочувствовалъ освобожденію крестьянъ и былъ вице-президентомъ Виленскаго комитета по улучшенію быта крестьянъ; но это былъ крайній польскій патріотъ.

<sup>3)</sup> Очеркъ Киркора заканчивается слёдующими характерными мыслями: «Заключимъ нашъ очеркъ душевной молитвою ко Господу силъ, да благословить Онъ нашего добраго царя, подъ благотворною сёнію котораго мы призваны къ разрёшенію великой современной задачи, подъ мудрымъ и кроткимъ правленіемъ котораго у насъ развивается общественная жизнь и дёнтельность, возстановляется довёріе и братство, проливаются слезы умиленія и радости, утёшается старость дряхлой матери, сёдаго отца при видё сыновей, возвращенныхъ послё многолётней разлуки на ихъ родительское лоно, при видё юнаго поколёнія, уже обучающагося родному языку, языку молитвы и перваго младенческаго лепета». Киркоръ, впослёдствін консерваторъ Краковскаго музея древностей, быль въ то время редакторомъ «Виленскато Вёстника»; онъ принадлежаль къ числу польскихъ политическихъ мечтателей.

водомъ; и VI) стихотвореніе: «Найяснъйщаму яго милосьци Гаспадару Императару Александру Миколаявичу, пъсьня зъ паклонамъ адъ литовско-русинскаи мужыцкаи грамады. Списавъ Винцесь Коротыньски».

Всѣ эти привѣтствія, при ихъ появленіи, возбудили противъ ихъ авторовъ негодованіе со стороны мѣстныхъ поляковъ и польской эмиграціи; но вся вина обрушилась собственно на Одынца, котораго польское общество, за его вѣрноподданническое и благожелательное привѣтствіе русскаго императора, долгіе годы оставляло въ забвеніи и небреженіи, пока не убѣдилось, что онъ не превратился въ «москаля» и остался полякомъ.

TT.

## Привътствіе супругъ русскаго дъятеля.

Въ исторіи возстановленія и укрѣпленія русскихъ началь въ Сѣверо-Западномъ краѣ почетное мѣсто занимаетъ, въ числѣ другихъ дѣятелей, П. Н. Батюшковъ 1). Когда онъ прибылъ въ Вильну въ качествѣ помощника попечителя учебнаго округа, въ его домѣ сгруппировалось русское общество и тѣ изъ немногихъ поляковъ, которые безъ предубѣжденія относились къ русскимъ.

Въ числъ такихъ посътителей быль и поэтъ Одынецъ.

Желая выразить пріязнь русскому дому, польскій поэть поднесь супруг $^{\pm}$  П. Н. Батюшкова, Софь $^{\pm}$  Николаевн $^{\pm}$ <sup>2</sup>), сл $^{\pm}$ дующее поэтическое прив $^{\pm}$ тствіе:

Ieśli ci miła przeznaczeń wola Co cię z pałaców weselem brzmiących Na nasze ciche przeniosła pola, W cień mrocznych świerkow i brzóz płaczących;

Ieśli prostotą wiejskiej natury Tkliwa się twoja lubuje dusza; Ieśli skowronek wznosząc się w chmury, Do słodkich dumań serce twe wzrusza:

Toć i myśl we mnie śmielej się wznasza, Zwac mię i nęcąc echem twéj chęci, Bym piosnką prostą, jak ziemia nasza, Wpisał się w twojéj xięgę pamięci.

<sup>1)</sup> Нынъ дъйствительный тайный совътникъ, почетный опекунъ.

<sup>2)</sup> С. Н. Батюшкова — дочь Николая Ив. Кривцова, одного изъ героевъ сраженія подъ Кульмомъ, принадлежавшаго къ числу друзей поэта Пушкина и къ Карамзинскому обществу и оставившаго интересныя, еще неизданныя воспоминанія на французскомъ языкъ, бывшемъ въ началъ текущаго стольтія языкомъ высшаго русскаго общества.

Z niej chcesz czuć pierwsze słów naszych dźwięki, Nim ci w nich kiedyś zabrzmią wyraźniéj, Nie jednej pewnie wdzięczności dzięki, Nie jedne śluby szczeréj przyjażni.

Wtenczas, o pani! sród twych pamiątek, To niech jej będzie zaletą całą Ze własnie w sercu wzięła początek, Co cię tu pierwsze poznać umiało.

1850. lipca, 4 d. Wilno.

## переводъ.

Вы промъняли шумное веселье, По волъ Промысла, на тишину полей, На тънь безмольную угрюмыхъ елей, На сънь березовыхъ, развъсистыхъ вътвей.

И если вы любуетесь такъ нѣжно
Природой сельскою, символомъ простоты,
И жаворонка пѣснь въ сіяющей лазури
Вамъ тихо навѣваетъ сладкія мечты,—

Смёлёй стремлюсь я творческою мыслью—
На память долгую быстротекущихъ лётъ—
Простою пёснью, близкою къ природе,
Напечатлёть для васъ мой радостный привётъ.

Ему внимаете вы въ звукахъ слова
Пока невнятнаго и чуждаго для васъ,—
Съ нимъ породнитесь въ искренней пріязни,
Что благодарные вамъ выскажуть не разъ...

Тогда, въ воспоминаніяхь о прошломъ, Припомните слова привътныя мои,— Слова, что родились въ горячемъ сердцъ, Повъдавшемъ о чувствъ дружеской любви 1).

#### III.

#### «Господи и Владыко живота моего!»

Изъ біографіи Антонія-Эдуарда Одынца извъстно, что десятилътнимъ мальчикомъ онъ отданъ былъ своими родителями, принадлежавшими къ римско-католическому исповъданію, въ Борун-

<sup>1)</sup> Переводъ этотъ исполненъ тъмъ же литераторомъ, которому принадлежитъ переводъ «Да пріидетъ царствіе твое».

скій греко-уніатскій монастырь на воспитаніе и тамъ пробыль до 17-лѣтняго возроста. Вѣроятно, въ немъ возродилась поэтому любовь къ восточному богослужебному обряду; по крайней мѣрѣ онъ съ восторгомъ отзывался о церковно-славянскихъ пѣснопѣніяхъ, а въ томъ числѣ о великопостной молитвѣ Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія не даждь ми! Духъ же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любве даруй ми, рабу Твоему! Ей Господи Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата моего: яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ, аминь».

Вотъ какъ польскій поэтъ переложиль глубоко-трогательную молитву сирійскаго діакона-ивснопвавца:

### Modlitwa & Efrema Syryjczyka.

Boże mój! Rządco mojego żywota!
Spraw niech lenistwo, ni ducha tęsknota,
Ni gniew, ni pycha, ni łakoma zawiść,
Ni płocha próżność, ni gorzka nienawiść,
Ni wielemówstwo, co głos prawdy głuszy,
Ni samolubstwo nie każą mej duszy.
Ale ją oswięć swiatłem Twego Ducha,
Niech wiara, miłość, pokora i skrucha,
W sercu mem Tobie gotują mieszkanie.
A grzechy moje daj mi uznać, Panie!
A sądu brata niech nie będzie we mnie,
Byś mię Ty, Ojcze! nie sądził wzajemnie,
Ale mię przyjął pod cień Twej opieki,
Teraz, i zawsze, i na wieków wieki.

Amen.

IV.

#### «Минувшихъ дней очарованье».

Въ собраніяхъ сочиненій нашего поэта Жуковскаго, разныхъ изданій, стихотвореніе его «Минувшихъ дней очарованье» озаглавлено: «Пъсня». Въ дъйствительности это не пъсня, а посланіе.

Другъ Жуковскаго К. К. Зейдлицъ, говоря, что поэтъ 5-го января 1817 г. поъхалъ обратно въ Деритъ, замъчаетъ:

«Онъ все-таки не покидалъ мысли возвратиться на родину. Какъ комментарій къ послёдней строф'в прелестной п'ясни:

Минувшихъ дней очарованье, Зачёмъ опять воскресло ты! Зачёмъ душа въ тотъ край стремится, Гдё были дни, какихъ ужъ нётъ? Пустынный край не населится, Не узритъ онъ минувшихъ лётъ. - онъ пишетъ къ Авдотъв Петровив 1):

«Этотъ край—Чернь! Но въ Долбинѣ есть жилецъ говорящій, краснорѣчивый, милый, къ которому много прекраснаго спаслось, и при которомъ оно живетъ, какъ въ обѣтованномъ краю. Этому жильцу дай Богъ долѣе побыть на этомъ свѣтѣ, чтобы быть сторожемъ моего добра <sup>2</sup>)».

По нашему мнѣнію, приведенный отрывокъ письма, въ которомъ подъ «жильцомъ говорящимъ, краснорѣчивымъ, милымъ» слѣдуетъ разумѣть Марью Андреевну Протасову, не можетъ служить комментаріемъ къ «пѣснѣ» въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ Зейдлицъ, предполагающій, что поэтъ выражаетъ въ ней тоску по родинѣ и желаніе возвратиться изъ Дерита въ родные края.

Мы располагаемъ болъе достовърными свъдъніями о происхожденіи и значеніи «пъсни».

Жуковскій восторгался умомъ и необычайною красотой Анны Ивановны Плещеевой, урожденной графини Чернышевой. Спустя затёмъ много лётъ, когда Анны Ивановны уже не было на свётъ, Жуковскій встръчаетъ ея племянницу Екатерину Өедоровну, дочь сестры Плещеевой, Екатерины Ивановны Вадковской водината поръжается сходствомъ ея съ прежнимъ предметомъ своего влеченія. Подъ вліяніемъ этого сходства въ поэтъ возрождается угасшее было чувство, которое онъ и изливаетъ въ прелестномъ посланіи къ Екатеринъ Өедоровнъ: «Минувшихъ дней очарованье» водому вполнъ отвъчаетъ и общее содержаніе стихотворенія и такія его мъста, какъ: «блеснулъ знакомый взоръ», «зримо стало... незримое съ давнишнихъ поръ», «узръть во блескъ новомъ мечты увядшей красоту» и т. п.

Если письмо Жуковскаго къ А. П. Елагиной можетъ служить въ данномъ случат комментаріемъ, то именно въ приведенномъ нами смыслъ. Слова письма: «Этотъ край—Чернь» для насъ весьма важны: Чернь—это имъніе Плещеевыхъ, гдъ долгіе годы провела съ своимъ мужемъ (Александромъ Алексъевичемъ) Анна Ивановна, двойнику которой, Екатеринъ Өедоровнъ, посвящено стихотвореніе.

Мало того. Стихотвореніе «Минувших» дней очарованье» было прислано Жуковскимъ Екатерині Өедоровні Вадковской при слівдующемъ поэтическомъ посланіи, содержаніе котораго прямо указываеть значеніе этого стихотворенія:

<sup>1)</sup> Киртевская, по второму браку Едагина.

<sup>2) «</sup>Жизнь и поэзія В. А. Жуковскаго 1783—1852. По неизданнымъ источникамъ и личнымъ воспоминаніямъ К. К. Зейдлица».

<sup>3)</sup> Е. Ө. Вадковская была въ замужествъ за Н. И. Кривцовымъ, о которомъ упоминалось въ одномъ изъ предшествующихъ примъчаній.

<sup>4)</sup> Намъ это передано лично внучкой Анны Ивановны Плещеевой и дочерью Екатерины Өедоровны Вадковской (въ супружествъ Кривцовой), Софьею Николаевною Батюшковой.

### Екатеринъ Оедоровнъ Вадковской.

О той, которой бол'в н'втъ, И съ ней о счастіи прекрасныхъ ею л'втъ При васъ воскреснуло о ней воспоминаніе Мн'в драгоц'внюе, но скорбное мечтаніе, Я зд'всь въ моихъ стихахъ для васъ изобразилъ. Что вы произвели, то вамъ я посвятилъ, — Вы были для души, согр'втой умиленіемъ, Воспоминаніемъ и милымъ вдохновеніемъ.

Жуковскій 1).

1821 г. 24-го ноября.

Наконецъ, Б. Н. Чичеринъ въ своихъ воспоминаніяхъ <sup>2</sup>) категорически указываеть, что Екатерина Өедоровна Вадковская «повторяла стихи изъ посвященнаго ей въ молодости стихотворенія Жуковскаго: «Тамъ есть одинъ жилецъ безгласный, свидѣтель милой старины».

Мы нѣсколько распространились о комментаріяхъ къ «пѣснѣ» Жуковскаго, чтобы выяснить происхожденіе этого прелестнаго произведенія, переведеннаго на польскій языкъ Одынцемъ. И этотъ переводъ служить подтвержденіемъ нашего объясненія. Когда польскій поэтъ, чрезвычайно любившій произведенія Жуковскаго, узналъ, что Екатерина Өедоровна—мать Софьи Николаевны Батюшковой, то, по расположенію своему къ послѣдней, переложиль посланіе Жуковскаго на польскій языкъ.

Воть этоть переводъ.

Słodkie minionych dni omamienie! Znów że mię urok otacza twój? Kto śpiące w sercu zbudził wspomnienie: Kto skrzepłych marzeń ożywił rój?

Wionęty w dusze drużki znajome, Zabłysnął duszy znajomy wzrok: I znów przedemną stoi widome, Co już przeszłosći oslaniał zmrok.

O! swięte niegdyś! gosciu mój miły! Próżno chcesz znowu w pierś moją tchnąć. Mogęż nadzieją wskrzesić z mogiły Mogęż rzec temu co było «bądż!»

¹) Это посланіе, написанное очевидно экспромтомъ, не вошло ни въ одно мзъ собраній сочиненій нашего поэта и нынѣ печатается впервые. Оно сохранилось въ копіи, написанной рукою Е. Ө. Вадковской и хранящейся у ея дочери, С. Н. Батюшковой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Изъ моихъ воспоминаній. По поводу дневника Н. И. Кривцова». Б. Чичерина. «Русскій Архивъ», 1890 г., № 4, стр. 520.

Mogęż przyoblec w swieżosć rozwicia Zwiędły mych uczuć, marzeń mych kwiat. Lub winną nagosć szkieletu życia Zakryć znów rąbkiem tęczonych szat?

O! duszo moja! pocóż wzrok twój goni Ku miejscom swiadkom szczęśliwych dni? Iuż tam nie wiosna kwitnie na błoni! Iuż tam nie zorze poranne lśni!

Tam noc, pustynia—martwa i głucha Gdzie tylko jeden przedmiot i kres: Mogiła serca—kolebka ducha—Oltarz ofiary—szczęścia i łez! 1).

22-го декабря 1851 г. Вильна.

Послъднія три произведенія Одынца приведены нами съ оригиналовъ, писанныхъ самимъ авторомъ на почтовыхъ листахъ малаго формата. Бумага на нихъ пожелтъла, чернила начали выцвътать; но четкій мелкій почеркъ поэта читается легко. Оригиналы хранятся въ собраніи автографовъ, принадлежащихъ С. Н. Батюшковой, которой считаемъ долгомъ выразить здъсь нашу искреннюю признательность за дозволеніе воспользоваться этими автографами.

Приведенныя выше произведенія польскаго поэта выдёляють Одынца изъ ряда его соотчичей. Мы не ошибемся, если скажемъ, что это—единственный польскій литераторъ, который, не утрачивая собственныхъ національныхъ и религіозныхъ чувствъ и убёжденій, выказалъ полное безпристрастіе и любовь къ русскимъ. Даже Мицкевичъ, имя котораго болёе извёстно русскому обществу, который былъ обласканъ въ Россіи, которому Москва поднесла однажды серебряный кубокъ, даже онъ не подарилъ русскимъ ни одной строфы изъ своего поэтическаго творчества. Скажемъ

Мечты увядшей красоту? Могу дь опять одёть покровомъ Знакомой жизни наготу?

За чёмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдё были дни, какихъ ужъ нётъ?
Пустынный край не населится,
Не узрить онъ минувшихъ лётъ;
Тамъ есть одинъ жилецъ безгласный,
Свидётель милой етарины;
Тамъ вмёстё съ намъ всё дни прекрасны
Въ единый гробъ положены.

<sup>1)</sup> Для сравненія перевода съ оригиналомъ напомнимъ здёсь читателямъ «Историческаго Вёстника» это произведеніе Жуковскаго.

Минувшихъ дней очарованье, Ужель опять воскресло ты? Кто разбудилъ воспоминанье И замолчавшія мечты? Шепнулъ душъ привъть бывалой; Душъ блеснулъ знакомый взорь: И зримо ей минуту стало Незримое съ давнишнихъ поръ.

О милый гость, святое прежде, За чёмъ въ мою тёснишься грудь? Могу ль сказить: живи, надеждё? Скажу ль тому, что было: будь? Могу ль узрёть во блескё новомъ

болъе: если Мицкевичъ писалъ что-либо о Россіи и русскихъ, то это было не въ нашу пользу, не во славу нашего отечества!

За свои къ намъ симпатіи Одынецъ понесъ возмездіе отъ неразумныхъ патріотовъ-земляковъ; но этими симпатіями онъ не умалилъ своихъ національныхъ чувствъ и ужъ, конечно, сдѣлался черезъ то лучшимъ славяниномъ. Если бы побольше было такихъ поляковъ, какъ Одынецъ, не существовало бы тогда въ польскомъ обществъ предубѣжденій противъ русскихъ и остыли бы несбыточныя польскія мечтанія политическаго характера.

Печатая въ русскомъ журналъ неизданныя произведенія польскаго поэта, мы желали выразить этимъ признательность ему за его русскія симпатіи и своимъ посильнымъ словомъ вплести маленькій лепестокъ въ тотъ вънокъ, котораго вполнъ заслужилъ отъ русскаго общества симпатичный намъ человъкъ и добрый славянинъ Антоній-Эдуардъ Одынецъ!

М. Городецкій.





## ПРЕЕМНИКЪ БЪЛИНСКАГО.

(Ивъ исторіи русской критики).

I.

Б 1838 году А. А. Краевскій пріобрёль основанныя П. Свиньинымъ «Отечественныя Записки» и сталъ подыскивать себё сотрудниковъ для критико-библіографическаго отдёла журнала. По свидётельству Панаева, первоначально онъ выбралъ было нёкоего Межевича, человёка бездарнаго и совсёмъ неспособнаго принять на себя роль глав-

наго критика и поддержать журналь—хотя на него и возлагались издателемь большія надежды. Журналь шель илохо; критическій отдёль, тогда самый важный вь журналахь по своему значенію, быль блёдень и сухъ. Надобно было подумать, чтобъ поддержать начатое дёло...

Около этого же времени, въ началѣ 1839 года, Панаевъ сталъ переписываться съ Бѣлинскимъ, съ которымъ его заочно познакомилъ пріѣзжавшій тогда ненадолго въ Петербургъ Кольцовъ. Бѣлинскій былъ въ очень стѣсненномъ положеніи, такъ какъ «Московскій Наблюдатель», редакторомъ котораго онъ былъ съ 1838 года, не смотря на корошій составъ сотрудниковъ, какъ Боткинъ, Станъевичъ, Кольцовъ, К. Аксаковъ, Катковъ, Клюшниковъ (——), Кудрявцевъ (Нестроевъ) и др.—все люди молодые и сдѣлавшіеся

знаменитыми только впоследствіи -- еле влачиль свое существованіе. страшно запаздывая съ выходомъ книжекъ. Философское направленіе журнала (тогда въ кружокъ Станкевича только-что проникла философія Гегеля), масса серьезныхъ, научныхъ статей и почти полное отсутствие беллетристики, запрещение выставить имя Бфлинскаго, какъ редактора, запаздываніе выхода нумеровъ-все это дълало то, что «Московскій Наблюдатель» не пользовался сочувствіемъ публики, и Бълинскій уже подумывалъ его оставить, но дъваться ему было некуда: не могъ же В. Г. Бълинскій идти къ О. И. Сенковскому, О. В. Булгарину или Н. А. Полевому (того времени)... Панаевъ и помогъ ему. Когда Бълинскій въ одномъ письм' къ нему выразилъ свое согласіе сотрудничать у Краевскаго, Панаевъ обратился съ этимъ предложениемъ къ послъднему и тотъ съ радостью ухватился за него, такъ какъ ему поневолъ пришлось измёнить свое мнёніе объ этомъ «недоучившемся мальчишкъ», какъ онъ его называлъ прежде въ кругу «знаменитыхъ» литераторовъ. Съ Краевскимъ, какъ извъстно, часто бывали такія. «недоразумѣнія».

Такимъ-то образомъ, главнымъ критикомъ «Отечественныхъ Записокъ» въ срединъ 1839 года дълается Бълинскій, сначала оставаясь въ Москвъ, а въ октябръ того же года переъхавъ въ Петербургъ, такъ пугавшій его друзей-москвичей. Съ нъкоторыми изъ нихъ онъ разстался тутъ навсегда... Весь кружокъ Бълинскаго также сталъ писать для «Отечественныхъ Записокъ» и журналъ Краевскаго сразу и надолго занялъ первенствующее положеніе въ русской журналистикъ.

Въ дъятельности Бълинскаго, какъ извъстно, было три петлода. Зпъсь не мъсто подробно останавливаться на этомъ предмет в -- интересующійся можеть справиться въ прекрасной біографія. Бълинскаго, написанной А. Н. Пыпинымъ, -напомнимъ только, вкратиъ кое-что. Въ первый періодъ (1834—1837 гг.) знаменить й критикъ находился подъ вліяніемъ философіи Шеллинга, съ в эторой онъ, какъ и весь «кружокъ Станкевича», повнакомился ег пе на университетской скамьъ-изъ лекцій извъстнаго профессо да М. Г. Павлова, читавшаго собственно физику и сельское У озяйство (такъ какъ философія съ 1826 года была изъята изъ университетскаго преподаванія), но вм'єсто того излагавшаго молод ымъ слушателямъ ученія Шеллинга и Окэна. Первая статья Бъл инскаго, знаменитыя «Литературныя Мечтанія» (1834 г.) вся проникнута этой философіей. Но скоро Станкевичь познакомился съ Гегелемъ и этоть философъ мало-по-малу всецёло завладёль и Бёлинскимъ, который такимъ образомъ вступилъ во второй и еріодъ своей дъятельности. Этотъ второй періодъ продолжался и иблизительно отъ 1838 до 1841 года, выразился всего яснъе въ щервыхъ статьяхъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839—1840 гг. и ознаменованъ наибольшимъ развитіемъ «примиренія съ дъйствительностью» и проповъди «чистаго искусства»; памятниками его остались пресловутыя статьи о «Бородинской годовщинъ» и «Менцелъ, критикъ Гете»—дальше ихъ въ преклонении предъ существующимъ порядкомъ, каковъ бы онъ ни былъ, въ признаніи всевозможныхъ мистическихъ, «таинственныхъ» событій и предназначеній, въ благогов'йніи предъ «олимпійскимъ спокойствіемъ» Гете и вообще чистымъ художествомъ-идти было нельзя. Какъ и всегда бываеть, вслъдъ за такой крайностью въ Бълинскомъ началась реакція, такъ какъ его умъ, далеко не принадлежавшій къ числу, «примиримыхъ», не прекращаль своей внутренней работы; отчасти повліяло туть также новое сближение съ Герценомъ, къ 1842 году уже превратившимся въ яраго фейербахиста, но предъ тъмъ тоже много помучившимся въ рефлексіяхъ и сомнѣніяхъ, которыми ознаменованы «сороковые годы». Такимъ образомъ, прежніе страстные споры ихъ между собой, которые и повели было къ размолвкъ, теперь прекратились, и Герценъ сталъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ» свои «Письма объ изученіи природы» въ одинаковомъ духѣ и направленіи съ Бѣлинскимъ.

«Третій періодъ» Бълинскаго продолжался отъ 1842 года до конца его жизни (1848 г.) и, безъ сомненія, онъ быль самымъ совершеннымъ въ дъятельности великаго критика. Уже не говоря про то, что онъ отръщился отъ крайностей и уродливостей второго періода, онъ теперь расшириль область критики: къ чисто эстетической оцънкъ произведеній прибавилась оцънка общественнаго значенія ихъ; вопросы нравственные ставились теперь совстив въ иной формъ, какая только была возможна тогда. Прежде въ области искусства онъ поклонялся Гете, считаль великимъ художникомъ даже Гофмана, Жоржъ-Занда же и Диккенса, напротивъ, ставилъ низко, а теперь оба последние (особенно Жоржъ-Зандъ) не сходятъ у него съ языка и, въ свою очередь, становятся «великими». Натуральную школу, въ лицъ Гоголя и его послъдователей, онъ привътствовалъ съ восторгомъ именно со стороны ея общественнаго значенія, хотя, конечно, высоко ціниль и художественное достоинство произведеній Гоголя. Статьи этого времени о Пушкинъ, о «Тарантасъ» графа Сологуба, о «Бълныхъ людяхъ» Постоевскаго и другихъ представляютъ собой лучшее изъ всего, что написано Бълинскимъ.

Краевскій не замічаль сначала такой переміны фронта въ главномъ своемъ сотрудникі; впрочемъ, можетъ быть, и замітилъ, но будучи не очень разборчивымъ на всі эти «направленія», онъ не особенно заботился объ этомъ: журналь шелъ хорошо, возбуждая всеобщую зависть—чего же больше? Тімъ не меніе положеніе Білинскаго въ матеріальномъ отношеніи ділалось хуже и хуже; въ недавно напечатанныхъ письмахъ Білинскаго къ Гер-

цену 1) открывается многое такое, что болье или менье замалчивалось при жизни Краевскаго. Здёсь Бёлинскій говорить очень много не лестнаго для издательской дъятельности Краевскаго: «съ Кр-вскимъ невозможно имъть дъла. Это, можетъ быть, очень хорошій человъкъ (какъ увидимъ ниже, это не больше, какъ одна эвфимистическая отговорка со стороны Бѣлинскаго), но онъ пріобрътатель, слъдовательно, вампиръ, всегда готовый высосать изъ человъка кровь и душу, а потомъ броситъ ее за окно, какъ выжатый лимонъ... Въ журналъ его я играю теперь довольно послъднюю роль: ругаю Булгарина, этою самою бранью намекая, что Кр. прекрасный человъкъ, герой добродътели. Служить орудіемъ подлецу для достиженія его подлыхъ цёлей и ругать другого подлеца не во имя истины и добра, а въ качествъ холопа подлеца № 1, — это гадко. Что за человѣкъ Кр. — вы всѣ давно знаете. Вы знаете его позорную исторію съ Кронебергомъ»... (стр. 3). «Чъмъ же Булгаринъ хуже Кр-го? Нътъ, Кр. во сто разъ хуже и теперь въ 1000 разъ опасиће Булгарина. Онъ захватиль все, овладёль всёмь» (стр. 4) и пр. Бёлинскій постоянно стремится «бросить» «Отечественныя Записки» — наконецъ, это стало возможнымъ. Въ 1846 году вышелъ извъстный «Петербургскій Сборникъ» Некрасова, гдф были помфщены «Бфдные люди» Достоевскаго, статьи Бълинскаго, Панаева, Некрасова и др. Альманахъ этотъ быстро разошелся въ продажъ благодаря хорошему подбору статей, главнымъ образомъ благодаря, конечно, «Бъднымъ людямъ». Подъ впечатлъніемъ такого успъха Бълинскому пришла мысль издать полобный же сборникъ и онъ обратился къ своимъ друзьямъ за статьями. Герценъ, Грановскій, Боткинъ, Соловьевъ, Кавелинъ, Кудрявцевъ и др. съ живымъ участіемъ откликнулись на это предложеніе и Бълинскій ръшиль уйти изъ «Отечественныхъ Записокъ», надъясь на свой альманахъ 2). Последній не осуществился, а статьи собранныя Белинскимъ были помъщены въ «Современникъ» 1847 года, который тогда пріобръли у Плетнева Панаевъ и Некрасовъ. Бълинскій, конечно, заняль первое мъсто въ этомъ журналъ по значеніюправда, ненадолго. Такимъ образомъ, «Отечественныя Записки» остались безъ главнаго критика, Краевскій быль въбольшомъ затрудненіи, понявъ мало-по-малу значеніе утраты Белинскаго...

<sup>1) «</sup>Русская Мысль» 1891 г. № 1 стр. 1—25. Отрывки изъ нихъ были напечатаны еще въ трудѣ А. Н. Пыпина, но именно о матеріальномъ-то положеніи тамъ и не договаривалось многое. Виноватъ былъ не А. Н., такъ какъ ему письма эти были извѣстны «только въ неподныхъ копіяхъ» см. «Бѣдинскій» т. П, стр. 244. Первое письмо, изъ котораго мы и цитируемъ, было напечатано (не вполнѣ) въ «Спб. Вѣд.» ред. Корша.

<sup>2)</sup> Кромъ того, онъ надъялся теперь написать давно задуманную «Исторію русской литературы».

Выручаетъ Краевскаго Тургеневъ, указавшій ему на достойнаго преемника Бѣлинскому—двадцатитрехлѣтняго юношу В. Н. Майкова. Молодой критикъ оправдаль эту рекомендацію. Критика «Отечественныхъ Записокъ» 1846—1847 годовъ развивала тѣ же положенія, преслѣдовала тѣ же цѣли, что и передовая критика Бѣлинскаго, а въ иныхъ отношеніяхъ, она даже была и впереди. Какое любопытство и симпатію возбуждаетъ этотъ талантливый юноша, такъ рано и такъ блестяще выступившій на литературное поприще, такъ высоко стоявшій по своему развитію и образованію и такъ безвременно, глупо-случайно умершій въ самомъ началѣ своей дѣятельности. Не нашли достаточно приложенія великія силы его, обѣщавшія чтò-то огромное...

«Русскій геній издавна вѣнчаетъ «Тѣхъ, которые мало живутъ...»

Печально-справедливый стихъ поэта невольно приходить въ голову... «Много объщала эта прекрасная личность, говорить Достоевскій въ одной критической статьъ, и можетъ быть многаго мы съ нею лишились». Слова эти были сказаны въ 1861 году, по личнымъ воспоминаніямъ—потому тутъ и стоитъ «можетъ быть». Теперь же это «можетъ быть» приходится откинуть. Недавно братьями В. Майкова изданы почти всъ его сочиненія 1), безъ подписи разбросанныя въ старыхъ журналахъ, и въ настоящее время можно видъть, чего мы «лишились» съ нимъ. На 750 страницахъ его сочиненій видънъ такой талантъ и такое развитіе, что даже не върится, особенно въ нынъшнюю пору; въдь это писалъ совсъмъ еще юноша...

Познакомимся же поближе съ его прекрасной личностью и съ его замъчательной дъятельностью  $^2$ )...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Вадеріанъ Майковъ. Критическіе опыты (1845—1847). Съ приложеніемъ портрета В. Н. Майкова и матеріаловъ для его біографіи и литературной характеристики. Спб. 1891 года.

<sup>2)</sup> Дѣятельность В. Майкова три раза была разобрана въ нашей литературѣ; прежде всего А. М. Скабичевскимъ въ «Очеркахъ умственнаго развитія русскаго общества» гл. XII и XIII въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1871 г. № 10 и 11. (Потомъ перепечатаны въ его «Сочиненіяхъ» подъ заглавіемъ «Сорокъ лѣтъ русской критики» т. І). Не говоря уже про односторонность автора, въ этихъ статьяхъ онъ обращаетъ вниманіе главнымъ образомъ только на отличіе мнѣній Майкова и Бѣлинскаго; кромѣ того, автору далеко не всѣ статьи Майкова были извѣстны. Впослѣдствіи посвятилъ Майкову отдѣльную статью К. К. Арсеньевъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1886 № 4. Наконецъ этому же посвящена статья Л. Н. Майкова въ настоящемъ изданіи «Критическихъ опытовъ». Отдѣльныя замѣтки есть у А. Н. Пыпина въ «Бѣлинскомъ» т. II и въ статьѣ г. Старчевскаго «Одинъ изъ забытыхъ журналистовъ» (Дудышкинъ) въ «Историческомъ Вѣстникъ 1886 г. № 2.

II.

Валеріанъ Николаевичъ Майковъ (род. 1823 г., умеръ въ 1847 г.), сынъ извъстнаго въ свое время художника и брать поэта Апп. Ник. и ученаго Леонида Ник., быстрымъ и раннимъ развитіемъ своихъ способностей быль обязань, говорить И. А. Гончаровь въ некрологъ критика, «во-первыхъ, природъ, которая также щедро надълила его дарами своими, какъ и прочихъ, извъстныхъ уже публикъ членовъ его семейства, - во-вторыхъ, разумному, свободному, чуждому застарълыхъ, педантическихъ формъ первоначальному воспитанію, которое получиль онь въ своемъ домашнемъ кругу». Потомъ онъ поступиль на юридическій факультеть Петербургскаго университета, откуда вышелъ кандидатомъ въ 1842 году. Прослуживъ нъсколько времени въ департаментъ сельскаго хозяйства, онъ принужденъ быль, вслъдствіе слабаго оть природы здоровья, «не подкръпляемаго тълесными упражненіями, - ибо весь избытокъ силъ принесенъ былъ въ жертву умственной жизни», - выйти въ отставку и бхать для возстановленія здоровья за границу, гдб проживъ въ 1843 г. семь мъсяцевъ, побывалъ въ Германіи, Италіи, Франціи. Это не м'єшало ему продолжать изучать исторію и политическія науки, потомъ-философію, главнымъ образомъ, нъмецкую: не ограничиваясь этимъ, онъ учился химіи, практически и теоретически изучаль искусство. «Одаренный умомь свътлымь, проницательнымъ и воспріимчивымъ, онъ съ необыкновенной легкостью пріобръталъ познанія, и едва ли кому такъ дешево досталось бы званіе ученаго, какъ ему. Учась, онъ не запирался отъ людей, не прятался отъ общества, избъгалъ малъйшаго педантизма и всякаго внъшняго признака учености. Онъ ловилъ знаніе всюду, на лету, въ разговорахъ, почерналъ изъ книгъ, и часто серьезная мысль заставала его въ кругу пріятельскомъ. Онъ туть же легко и увлекательно развиваль ее и, обладая вполнъ даромъ слова, умъль придать ей общую, всёмъ доступную занимательность. Ему довольно было одного намека, и онъ быстро усвоиваль ее себъ, тотчасъ подвергалъ ее своему врожденному, тонкому анализу и мгновенно дълаль изъ нея какой-нибудь блистательный, часто не ожиданный, но всегда строго логическій выводь, избъгая съ необыкновеннымъ искусствомъ всего, что есть парадоксъ и софизмъ. Такъ точно достаточно было ему легкаго очерка цёлой системы, чтобы силою своей мыслящей способности покорить ее своему въдънію и приложить въ данномъ случат къ дълу. Важное и глубокое твореніе мыслителя-философа онъ читалъ съ такою же легкостью, какъ и произведение беллетриста, гдъ и когда угодно, не запираясь въ кабинетъ, не завъшивая оконъ и т. п. При немъ въ то время можно было говорить, шумъть; умъ его ненарушимо дълаль свое дъло и, не смотря ни на какую помъху, достигалъ цъли».

Такъ характеризуетъ способности Майкова И. А. Гончаровъ въ упомянутомъ некрологъ 1). Неудивительно, что человъкъ съ такими дарованіями такъ рано выступилъ на литературное поприще: въ 1845 году, когда ему было 22 года отъ роду, въ журналъ «Финскій Въстникъ» ужъ была помъщена большая статья его «Общественныя науки въ Россіи» и нъсколько рецензій; на слъдующій годъ онъ заступаетъ мъсто Бълинскаго въ «Отеч. Запискахъ», а еще черезъ годъ его рецензіи помъщаеть и «Современникъ». Кому рано умереть, тотъ рано начинаетъ жить.

Высоки были и нравственныя качества этой личности, единогласно засвильтельствованныя всеми, кто зналь ее. «Въ немъ, говорить Гончаровь, соединялись двъ, не всегда уживающіяся витсть, одинаково счастливыя организаціи-головы и сердца. Ему также легокъ и доступенъ былъ путь къ сердцу всякаго, съ къмъ судьба сталкивала его, какъ и дорога къ знанію. Онъ, сближаясь съ человъкомъ, прежде всего умълъ найти въ немъ добрую сторону, полюбить ее и дать ей въсъ въ глазахъ того человъка и въ своихъ собственныхъ. Но онъ дълаль это не съ умысломъ, даже не сознательно и не съ разсчетомъ, какъ дълають иные отъ избытка осторожности, страха или умънья жить съ людьми, но по нъжному, благородному природному своему инстинкту. По кратковременности его жизни, чувства не успъли выработаться въ немъ до степени притворства; это были чистые, юношеские порывы, проистекавшіе изъ прекрасной его натуры. Нельзя думать, чтобъ отъ его тонкаго и наблюдательнаго ума ускользали недостатки человъка; нътъ, но кротость и почти женская мягкость его сердца внушали ему удивительную терпимость и снисхождение къ нимъ. Никогда и никто не слыхаль оть него влкаго и желчнаго отзыва, какого-нибудь ръзкаго, ръшительнаго приговора не въ пользу другого. Никто не замъчалъ въ немъ враждебнаго расположенія къ комунибудь. Онъ старался или извинить, или смягчить замъченную имъ нравственную уродливость, или если это было уже ръшительно невозможно, выражаль свое невыгодное мнёніе улыбкой сожальнія, иногда ироніи, ръдко словомъ» 2)... Авторъ другого некролога, А. Н. Плещеевъ, посвящаетъ такія же теплыя строки умершему юношъ: «Всъ знавшіе покойнаго Майкова долго не позабудуть о немъ. Довольно было сойтись съ нимъ разъ, чтобъ увидъть, сколько любви замъчалось въ этомъ сердцъ, какъ горячо умъло оно сочувствовать всему благородному и высокому и какъ возмущалось при видъвсего, что унижаеть человъческое достоинство... Будучи весь доброта, весь

<sup>1) «</sup>Критич. опыты», стр. IV и V. Въ изданіи, вмѣсто біографіи, перепечатаны три некродога Майкова, написанные Гончаровымъ (въ «Соврем.»), А. Н. Плещеевымъ (въ «Русск. Инв.») и А. Поръдкимъ (въ «Отеч. Зап.»).

<sup>2)</sup> Ibidem, crp. VII n VIII.

симпатія, этотъ человъкъ не могъ имъть враговъ: онъ никогда не ръшился бы никого оскорбить даже словомъ; а если когда-нибудь въ разговоръ ему и случалось невольно уязвить чье-нибудь самолюбіе, то, замътивъ это, онъ тотчасъ удвоивалъ ласки свои къ оскорбленному и всячески старадся заставить его забыть обиду



Валеріанъ Николаевичъ Майковъ.

видимо безпокоившую его. Такого человъка нельзя было не любить. Одна изъ главныхъ чертъ его характера состояла въ томъ, что онъ умълъ находить во всякомъ хорошую сторону, за которую готовъ былъ простить всъ недостатки... Майкова доставало на всъхъ: каждый, кто приходилъ къ нему съ какою-нибудь исповъдью, мучимый какимъ-нибудь тайнымъ сомнъніемъ, неравръ«истор. въсте.», апръдь, 1891 г., т. хиу.

шеннымъ вопросомъ, находилъ въ немъ сочувствіе и утъшеніе и уходиль отъ него спокойнъе... ты долго будещь жить въ памяти всъхъ, кому дано было счастіе знать тебя! Изъ этого міра никто не въ силахъ тебя изгнать, и не пройдеть между ними ни одной дружеской бесёды, въ которой бы не вспомнили они о тебе, кроткомъ, нъжномъ, любящемъ, чуждомъ всякаго педантизма и изысканности!» 1) Авторъ третьяго некролога пишеть: «Наконецъ, вы не знали этого человъка, не знали, что таилось въ его дивномъ существъ... Если бы фраза: «его всъ любили» не вертълась съ давнихъ поръ во всъхъ панегирикахъ и некрологахъ, мы могли бы употребить ее здёсь въ полномъ ея значеніи; но теперь она намъ кажется слабою, тупою. Любили! Нътъ, этого мало: всякій, кто зналь его, кто имъль къ нему какія-нибудь отношенія, чувствоваль его могучее превосходство, и въ то же время всъмъ было невыразимо хорошо съ нимъ. Одинъ изъ понимавшихъ эту избранную натуру, въ минуту скорби, опредълилъ ее такимъ образомъ: «Этотъ человъкъ видълъ въ другомъ все-и хорошее, и дурное, но дъйствоваль такъ, что другой сейчась же чувствоваль въ себъ свое хорошее и быль доволень, и становилось ему удобно и ловко; а его дурное ставилось въ такомъ свътъ, что какъ будто никому не мъщало, такъ что было и тому хорощо, и пругому хорощо. Вникните, читатели въ этотъ фактъ, поймите его значеніе, и вы увидите, какъ онъ ръдокъ на свътъ» 2)...

Читая всё эти восторженные отзывы, невольно воскликнешь вмёстё съ А. Н. Плещеевымъ: «Да, природа, казалось, котёла сосредоточить въ немъ только однё свётлыя стороны человёческаго духа!» Это замёчательное единодушіе трехъ писателей устраняетъ всякое недовёріе: безконечная доброта и любовь—главныя нравственныя качества В. Майкова. А если еще принять во вниманіе его цёлостность (вспомнимъ, что къ нему всё ходили за утёшеніемъ и находили его), его начитанность и развитіе, его молодость, да вспомнить еще, какова нынёшняя молодежь съ ея безпринципностью и полуневёжествомъ, то съ еще большимъ удивленіемъ останавливаешься предъ этой личностью...

Рано, отъ глупой случайности, какъ и другой талантливый критикъ, Писаревъ, умеръ этотъ благородный человъкъ. Отправившись съ своимъ семействомъ въ деревню къ знакомымъ, тамъ, разгоряченный прогулкой, онъ сталъ купаться въ пруду и умеръ отъ апоплексическаго удара...

Поэтъ могъ успокоиться этими стихами-

«Не рыдай такъ безумно надъ нимъ— «Хорошо умереть молодымъ»,

<sup>1) «</sup>Критич. опыты», ст. Плещеева, стр. Х-ХІ.

<sup>2)</sup> Ibidem, cr. A. Hopbukaro, crp. XII.

но мы, простые люди, впадаемъ въ грустное, безвыходное недовольство предъ такимъ фактомъ.

«Безпощадная пошлость ни твии

«Положить не успъла на немъ».

Отъ этого онъ намъ дълается еще дороже, и еще грустиъе, обиднъе становится на душъ...

#### III.

Первые печатные труды В. Н. Майкова относятся къ 1845 году-въ «Карманномъ словаръ иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка Н. Кирилова и въ упомянутомъ выше «Финскомъ Въстникъ»: въ «Словаръ» ему принадлежатъ ученыя статьи перваго выпуска, который вышель подъ его редакціей, а въ «Финскомъ Въстникъ» онъ помъстилъ начало статьи «Общественныя науки въ Россіи», оставшейся неоконченною, 1) и нъсколько библіографическихъ замітокъ. Какъ ни интересны сужденія, высказанныя Майковымъ въ этихъ первыхъ его трудахъ, но, такъ какъ мы не имъемъ въ виду давать подробную, полную характеристику его, а только напомнить нъсколько читателямъ этого «забытаго критика», и такъ какъ все же главное въ его кратковременной дъятельности - его критическія статьи, то мы и остановимся только на этихъ последнихъ. Главнейшія изъ нихъ были напечатаны уже въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1846 и 1847 годовъ.

Безъ сомнънія, во всякомъ, имъющемъ свою физіономію, критикъ самое важное—его эстетическая доктрина; на изложеніи ея у Майкова мы прежде всего и остановимся.

Наше вниманіе особенно поражаеть слѣдующій фактъ: подобно тому какъ «историческая критика», явившаяся въ Западной Европѣ только въ лицѣ Тэна, у насъ въ Россіи давно уже имѣла своимъ представителемъ Бѣлинскаго, такъ и новѣйшая критика «психологическая», недавно возникшая въ Англіи и во Франціи, была примѣнена впервые у насъ, еще въ 1846 году, юношей Майковымъ,—правда, подражателей она не вызвала и прошла почти незамѣченной. Спенсеръ, Бэнъ, Гюйо (особенно Гюйо въ послѣднемъ, недавно вышедшемъ своемъ сочиненіи), 2) пришли въ общемъ къ тому же, что и Майковъ: только они перестали разсуждать о метафизическомъ нѣмецкомъ «прекрасномъ», о которомъ считалъ нужнымъ писать у насъ даже утилитаристъ Чернышевскій въ извѣстной своей диссертаціи,—и обратились для объясненія сущности искусства къ психологіи, показали, что весь смыслъ и значеніе его въ томъ, какъ оно дѣйствуетъ на наши чувства...

<sup>1) «</sup>Критич. опыты», стр. 547-614.

<sup>2)</sup> L'art au point de vue sociologique, par M. Guyau.

Какова же эстетическая теорія Майкова, въ чемъ она сходна и чъмъ отличается отъ выводовъ современной западно-европейской науки?

Этому предмету посвящена, главнымъ образомъ, первая половина самой большой статьи Майкова—о Кольцовъ <sup>1</sup>). «Никто не въ правъ требовать отъ художника, говоритъ здъсь Майковъ <sup>2</sup>), чтобъ онъ творилъ то или другое: но для того, чтобъ произведеніе его могло дъйствовать на людей, оно должно заключать въ себъ что-нибудь общее съ ихъ мыслями, чувствами и стремленіями. Иначе искусство существовало бы только для самихъ художниковъ и было бы ихъ самоудовлетвореніемъ; иначе не могло бы бытъ и любимыхъ поэтовъ ни у частныхъ лицъ, ни у народовъ, ни у въковъ».

Желая выяснить причину этого сочувствія или равнодутія человъка къ произведеніямъ искусства, Майковъ опирается на тоть законь, что «каждый изъ насъ познаеть и объясняеть себъ все единственно по сравненію съ самимъ собой». На основаніи этого положенія критикъ очень остроумно объясняеть «законъ человъческой симпатіи». Всъ предметы въ міръ онъ дълить на «занимательные» и «симпатическіе». Съ перваго взгляда кажется, что больше всего мы сочувствуемъ и стремимся къ первымъ, а не къ послъднимъ: «по крайней мъръ, все отдаленное, новое, чужое влечеть нась къ себъ съ неотразимымъ могуществомъ, между тъмъ какъ все близкое, все старое, все свое, съ каждой минутой теряеть для насъ свою прелесть». Но если вникнуть въ этотъ фактъ глубже, говоритъ Майковъ, то мы увидимъ, «что причина его заключается въ способности и склонности человъка объяснять все по сравнению съ самимъ собою и въ происходящей оттуда страсти усвоивать своею мыслыю все, что встръчаеть онь посторонняго, не похожаго на него самого». Этимъ и объясняется нашъ интересъ къ какимъ-нибудь дикарямъ Тихаго или Ледовитаго океана, въ то время какъ окружающими людьми мы менъе интересуемся, потому что мы ихъ жизнь болъе или менъе «уже усвоили себъ, сравнили съ собственной жизнью и успокоились». Отсюда прямо слъдуеть, что все «необыкновенное, чудесное, отдаленное, занимаетъ насъ не само по себъ, а только изъ нашего желанія сділать его своимь, низвести къ «обыкновенному, близкому». 3) Къ послъднему мы не относимся уже только какъ къ «занимательному», интересному, но мы сочувствуемъ ему, мы находимъ въ немъ самихъ себя, мы его любимъ. Этого мало: «любопытное владъеть нами только въ силу своей новости и дъ-

¹) «Критич. опыты», стр. 1—115.

<sup>2)</sup> Ibidem, cTp. 24-25.

<sup>3)</sup> Ibidem, 25-26.

лается безразличнымъ тотчасъ же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его какъ угодно) вѣчно будетъ имѣтъ для насъ интересъ, если только мы сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать. ¹) Вотъ откуда наша любовь къ родному уголку, будь онъ самый скучный и бѣдный во всемъ мірѣ. Мы жили въ немъ, радовались и печалились, любили и ненавидѣли, все тамъ свое, родное—и наше чувство не забудеть о немъ.

Такимъ образомъ, по миѣнію критика, основной законъ искусства состоитъ въ слѣдующемъ: «нѣтъ на свѣтѣ предмета неизящнаго, неплѣнительнаго, если только художникъ, изображающій его, можетъ отдѣлять безразличное отъ симпатическаго и не смѣшиваетъ симпатическаго съзанимательнымъ» <sup>2</sup>).

Возражая далее противъ сильныхъ еще тогда романтиковъ, Майковъ говорить, что «новъйшая эстетика не признаеть въ дъйствительности ничего пошлаго», а требование присутствия идеи въ художественномъ произведеніи, по его мнінію, совпадаеть съ требованіемъ самаго творчества. Онъ не удовлетворяется уже тімь «блъднымъ опредъленіемъ, по которому изящное созданіе есть выраженіе мысли въ живой формъ, такъ какъ такимъ образомъ можно опредълить всякую дъйствительность. 3) Слово «художественная», которое прибавляють эстетики въ такихъ опредъленіяхъ, онъ считаеть ничего не выражающимъ: это свидътельствуетъ «только о темномъ предчувствіи какого-то отличія художественной дъйствительности отъ дъйствительности простой, непосредственной». Но что же, въ такомъ случав, разуметь подъ художественнымъ произведениемъ, понятие о которомъ въдь все же чувствуется всёми? Форма художественной быть не можеть, содержаніемъ можеть служить всякій факть, всякое лицо... Все дёло заключается въ художественной идеб, къ анализу которой Майковъ затъмъ и приступаетъ. Въ спорахъ и сужденіяхъ объ этой идев двиствительно стоить разобраться: «Здесь опыть, факты, наводять на существование различія. Голая мысль ученаго и живая мысль художника-двъ силы существенно различныя».

Чтобы показать эту разницу на примъръ, критикъ сравниваетъ идею историческаго сочиненія съ идеей историческаго романа. «Историкъ, говорить онъ, можетъ вполнъ удовлетворить насъ сво-имъ произведеніемъ, если онъ ясно сознаетъ и свътло уясняетъ идею, таящуюся во всякомъ историческомъ событіи, разлагая ее изъ-подъ покрова отдъльныхъ фактовъ, разлагая и слагая эти факты безъ натяжки, безъ пропусковъ и безъ преувеличеній. До-

<sup>1) «</sup>Критич. опыты», стр. 27-28.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 30. Курсивъ автора.

<sup>3)</sup> Ibidem, crp. 35.

вольно, если онъ напомнить намъ своею деятельностью трудъ химика... Но и тоть и другой... только тогда и успъвають въ исполненіи своихъ задачъ, когда силой разсудочности доведутъ себя до безразличнаго отношенія, до безпристрастія къ фактамъ, надъ которымъ работаетъ анализъ и синтезъ»... Чтобы не показалось, что онъ проповъдуеть равнодушное, безразличное отношение историка къ своему предмету, Майковъ считаетъ нужнымъ оговориться, что это безпристрастіе отнюдь не надо смішивать съ безстрастіемь; напротивъ, въ каждомъ историкъ должна быть «сильная, зиждительная страсть къ своему дёлу», проявляющаяся въ любви автора къ развитію, которое составляеть сущность всякой исторіи 1). Это главное, что требуется отъ историка ученаго. Что же касается идеи историческаго-романиста, то идея его должна, во-первыхъ, «имъть существенную разницу отъ идеи дидактической», и, вовторыхъ, «она можетъ быть не только понята, но и прочувствована» 2). Такимъ образомъ историкъ-романистъ долженъ создавать «симпатическое изображеніе», а для этого ему надо самому «проникнуться участіемъ къ изображаемому предмету, почувствовать свое существенное съ нимъ тожество». Идея историческаго романа «рождается въ формъ живой любви или живого отвращенія отъ предмета изображенія». Это нужно сказать не только объ историческомъ романъ, но и о всякомъ художественномъ произведении: само собой разумбется, что таково и вообще зачатіе художественной идеи, въ какой бы формъ не родилась она. Вотъ почему художникъ очень часто и даже большею частью самъ не понимаетъ идеи своего произведенія въ ея отвлеченной формъ 3). Художественное чувство, по мненію Майкова, возникаеть безсознательно-это утверждение отдаляеть Майкова отъ критики шестидесятыхъ годовъ и сближаетъ съ критикой, признававшей «чистое художество». Различіе это идеть и дальше: воть что, напр. Майковъ говоритъ о копіистъ (по нынъшнему --- «протоколистъ», «натуралистъ») и его отличіи отъ художника: «для копіиста существують однь бездушныя формы жизни, между нимь и предметомъ, который онь дагерротипируеть, нъть той тъсной, органической связи, которая не позволяла бы ему оставаться къ нему равнодушнымъ и побуждала бы его къ изображеніямъ, исполненнымъ любви и негодованія»... Художественное творчество, по Майкову, есть «пересозданіе дъйствительности, совершаемое не измъненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человъческихъ интересовъ (въ поэзію)» 4). Критикъ-утилита-

<sup>1) «</sup>Критич. опыты», стр. 36, 37, 38.

<sup>2)</sup> Ibidem, crp. 40, 41.

<sup>3)</sup> Ibidem, crp. 41.

<sup>4)</sup> Ibidem, стр. 43-44. Курсивъ автора"

ристъ 50-хъ и 60-хъ годовъ говоритъ совсемъ другое, черезъ 8 льть посль Майкова: «Потребность, рождающая искусство въ эстетическомъ смыслъ слова, есть та же самая, которая очень часто выказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человъка не удовлетворяли насъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человъкъ, когда его нътъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нъкоторое понятіе тъмъ людямъ, которые не имъли случая его видъть. Искусство только напоминаеть намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается, до нъкоторой степени, познакомить насъ съ тъми интересными сторонами жизни, которыхъ не имъли мы случая испытать или наблюдать въ дъйствительности» 1). Искусство, какъ видитъ читатель, должно имъть чисто утилитарныя, служебныя цъли: «пересозданіе» д'виствительности совс'вмъ ужъ не то, что «напоминаніе» о ней; вдобавокъ любопытно еще и то, что, по Чернышевскому, искусство имъетъ цълью только (подчеркнутое нами) интересное, а это послъднее не есть ли «занимательное» Майкова, которое, онъ думалъ, совствиъ не можетъ служитъ предметомъ искусства, если художникъ не сдълаетъ его симпатичнымъ?

Это отличіе эстетической теоріи Майкова (конечно, какъ слъдуеть имъ еще не установленной) отъ теоріи автора «Эстетическихъ отношеній» очень важно именно потому, что приближаетъ его къ критикъ Бълинскаго и отдаляетъ отъ критики 60-хъ годовъ. И намъ кажется, что это служить въ выгоду Майкову: публицистическая и соціальная критика 60-хъ годовъ имѣла полное право на существованіе, но она не должна была считать только себя ръшительницей судебъ литературы, должна была не нападать на критику историческую и эстетическую, а идти съ нею рука объ руку, должна была признать ихъ смыслъ и законность. Поэтому-то знаменитая фраза Добролюбова, что «эстетическая критика сдёлалась принадлежностью чувствительныхъ барышенъ», --- ни что иное, какъ недоразумъніе, однако принесшее свои печальные плоды; критика же Майкова, стоящая на срединъ между чисто-эстетической и утилитарной, кажется намъ ближе къ идеалу критики, чъмъ добролюбовская, и намъ особенно пріятно привести слъдующія слова Майкова о задачахъ литературной критики: «Точно то же (отсутствіе стремленія д'влать выводы) можно отнести и къ современной эстетикъ: и она отказалась навсегда отъ титла руководительницы художественнаго таланта; сфера ея ограничивается опытнымъ изследованіемъ обстоятельствъ, сопровождающихъ зачатіе, развитіе и выраженіе художественной мысли. Такой тео-

<sup>1)</sup> Чернышевскій, «Эстетическія отношенія искусства къ дійствительности». Изд. 2-е, стр. 151.

ріи уже нъть никакой возможности обратить въ рецептъ, и поэтому водвореніе ея въ наукъ выражаеть собою не что иное, какъ полное господство эстетической свободы» 1).

Само собой разумъется, что этотъ принципъ полной эстетической свободы отнюль не исключаеть произведеній тендепіозныхъ: но туть все дёло въ томъ, насколько искусно и вёрно жизни тенденція проведена въ произведеніи. Во всякомъ случать, это уже другой, низшій родъ искусства. Хотя Майковъ последняго и не говорить, -- онъ только раздёляеть произведенія искусства, главнымъ образомъ на два рода -- художественныя и «беллетристическія», признаеть ихъ одинаково законными,--но все же его симпатіи, очевидно, лежать больше на сторон' первыхь, чімь вторыхъ: эпитетъ «великій» онъ прилагаеть только къ художникамъ, кромъ того, «беллетристическія» произведенія, не требуя большого таланта, требують большого ума, а то, въ противномъ случав, получается нъчто очень неизящное, неубъдительное, фальшивое, какъ это сплошь и рядомъ и бываетъ... Главныя качества художника слёдующія: онъ пишеть безъ всякой цёли доказать что-нибудь. изъ одного только желанія писать, какъ Пушкинъ написаль «Каменнаго Гостя» -- къ нему мы не имъемъ права обращаться съ вопросами о цёли, которую онъ преслёдуеть 2); художникъ всегда безпристрастенъ и объективенъ, его собственнаго мнънія, взгляда объ изображаемыхъ лицахъ, событіяхъ угадать нельзя; талантъ художника береть перевъсъ надъ его умомъ-оттого въ художественныхъ произведеніяхъ не можеть быть и ръчи объ односторонности. преднамъренности, пристрастіи...

Такова въ общихъ чертахъ первая на русской почвъ эстетическая теорія, которая имъетъ, дъйствительно, вполнъ научный характеръ. Конечно, кой-что не договорено, кой-что неясно выражено (да и рано еще было это тогда), но замъчательна уже самая попытка такого рода.

Какъ бы то ни было, но современная западно европейская наука, въ лицѣ самыхъ видныхъ своихъ представителей, въ опредъленіи смысла искусства пришла въ общихъ чертахъ къ тому же, что и Майковъ. Спенсеръ, Бэнъ, Гюйо и др. расходятся по вопросу, какова цѣль искусства, смыслъ же его всѣ сводятъ къ возбужденію нашихъ чувствъ. До чего это сходство ихъ съ нашимъ критикомъ простирается, видно особенно на самомъ послѣднемъ законодателѣ искусства — Гюйо, въ упомянутой выше его книгѣ. Тамъ онъ говоритъ, что художникъ, изображая жизнь другихъ людей, приближаетъ ее къ намъ и возбуждаетъ въ насъ симпатію къ ней, т. е. заставляеть насъ по симпатіи волноваться

<sup>1) «</sup>Критич. опыты», стр. 342 («Начто о русской литература въ 1846 г.»).

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 707 («Бесъды русскаго купца о торговив», Вавилова).

чувствами героевъ. По его миѣнію, наслажденіе, получаемое нами отъ произведеній искусства, складывается изъ двухъ элементовъ: «изъ прямого удовольствія отъ пріятныхъ ощущеній зрѣнія и слуха (ритма, гармоніи) и изъ удовольствія, получаемаго отъ симпатическаго возбужденія нашей жизни (stimulation sympatique), въ общеніи съ лицами, изображенными художникомъ 1).

Здёсь вопросъ поставленъ нёсколько шире, чёмъ у Майкова, такъ какъ къ симпатичному, здёсь прибавляется еще пріятность отъ гармоніи звуковъ и красокъ, но послёдняя, вёдь, всего болёе получается изъ музыки и живописи, не столько отъ поэзіи. Кромё того, вёдь, теорію свою Майковъ только намётиль и неизвёстно, оставиль ли бы онъ ее нетронутой хотя черезъ годъ. По крайней мёрё, не упоминая объ идейномъ значеніи искусства въ статьё о Кольцове, въ другихъ позднейшихъ своихъ статьяхъ онъ уже не ограничивается тоже одной симпатіей въ искусстве, но говорить и объ этомъ (идейномъ) его значеніи: надо было только встрётиться съ такимъ произведеніемъ философскаго или соціальнаго характера. Майковъ всегда мечталъ быть ученымъ 2), а не случайнымъ критикомъ и публицистомъ, и безъ сомнёнія, на этомъ первомъ наброскё своихъ взглядовъ на искусство онъ бы не остановился...

Мы не будемъ останавливаться на замъчательномъ критическомъ чуть Майкова, замътимъ только, что его приговоры о современныхъ ему литературныхъ явленіяхъ почти вполнъ совпапають съ приговорами Бълинскаго и, по большей части, сохраняють свое значеніе донынь. Приведемь ньсколько иллюстрацій. Тургеневъ тогда писалъ еще первыя свои (стихотворныя) произведенія, но Майковъ, какъ и Бълинскій, уже замътиль въ немъ большой таланть 3); Майковъ первый, кажется, обратиль вниманіе на робкую музу Тютчева, написавшаго тогда всего нъсколько стихотвореній съ подписью Ө. Т.; Герцена, только-что написавшаго свой знаменитый романъ «Кто виноватъ», онъ называеть «первымъ», «Протеемъ между беллетристами 1). Здъсь особенно видно пониманіе критика и его сходство съ Бълинскимъ: «будучи человъкомъ по преимуществу мыслящимъ, -- говоритъ Майковъ о Герценъ, -- слъдовательно, рожденнымъ для науки, и усвоивъ себъ все добро современной науки, онъ приняль ее такъ близко къ сердцу, такъ энергически прочувствоваль истину, что для него жизнь и наука составляють совершенное тожество... въ повъстяхъ своихъ онъ несравненно болъе поражаетъ умомъ, чъмъ художественностью,

¹) Op. cit., crp. 16-18.

<sup>2)</sup> Напр., стр. XL, въ письмъ къ Тургеневу.

<sup>3)</sup> Критич. опыты, стр. 117—121. (Рецензія на «Разговоръ» Тургенева».

<sup>4)</sup> Ibidem, crp. 280, 343.

такъ что на всю его художественную дѣятельность мы не можемъ смотрѣть иначе, какъ на средство выраженія его идей въ самой популярной формѣ, возводимой иногда наблюдательностью до художественности». «Близость къ сердцу» соотвѣтствуеть «гуманности», которую указываеть въ Герценѣ Бѣлинскій; «могущество мысли—главная сила его таланта», «главная сила его не въ творчествѣ, не въ художественности, а въ мысли, глубоко прочувствованной, вполнѣ сознанной и развитой» — эти слова Бѣлинскаго 1) представляютъ какъ бы перифразъ словъ Майкова... До чего вообще примыкалъ Майковъ къ Бѣлинскому, особенно ясно изъ того, что онъ тоже видитъ большой талантъ въ повѣстяхъ Нестроева (т. е. П. Н. Кудрявцева), теперь забытыхъ. Было разногласіе у нихъ только относительно Достоевскаго, нѣкоторыя произведенія котораго (того времени) Бѣлинскій называлъ «нервической чепухой» (и еще рѣзче), Майковъ же относится къ нимъ иначе 2).

У насъ нътъ, къ сожалънію, мъста останавливаться на другихъ, крайне интересныхъ и оригинальныхъ сторонахъ дъятельности Майкова, напримъръ, на его мнъніяхъ о «народности» и полемикъ по этому поводу съ Бълинскимъ и славянофилами, его характеристикъ «великихъ людей», отзывовъ о представителяхъ западно-европейской философіи, политической экономіи и исторіи, и т. д.; заинтересовавшійся читатель самъ обратится къ подлиннику и, думается, не потеряетъ напрасно времени...

Закончимъ замътку общими отзывами о Майковъ двухъ позднъйшихъ изслъдователей, къ которымъ мы не можемъ не присоединиться вполнъ.

К. К. Арсеньевь, замътивь, что теперь изслъдованіе сущности и значенія искусства перешло «больше на научную почву», говорить о нашемь критикъ: «Съ этой точки зрънія изученіе дъятельности Валеріана Майкова кажется намь особенно важнымь именно теперь, какъ потому, что онъ одинь изъ первыхъ приблизился къ современному взгляду на искусство, такъ и потому, что онъ не отдался всецъло служенію одной крайней идеъ. Отсутствіе односторонности, составляющее въ нашихъ глазахъ главную отличительную черту Майкова—это не половинчатость, не вялость, не эклектизмъ, пытающійся примирить непримиримое; критикъ не балансируетъ между двумя крайностями, а просто занимаетъ, вдали отъ той и другой, положеніе, наиболье соотвътствующее громадной и сложной задачъ искусства. Это положеніе было имъ скоръе намъчено, чъмъ обозначено ръзкими, опредъленными штрихами; для послъдняго ему не хватило времени, да, можеть быть, не хватило бы

¹) Сочиненія, т. XI, стр. 374. Ср. также «Жизнь Бѣлинскаго», А. Н. Пыппна, т. II, стр. 254 и др.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Критич. опыты», стр. 324 — 328.

и данныхъ, потому-что крайнія направленія не были еще исчерпаны до конца, научное отношеніе къ искусству не имѣло еще достаточно твердыхъ точекъ опоры» 1). Можно прибавить еще, что тогда сама русская литература не представила еще достаточно образцовъ, была почти въ зачаточномъ состояніи и можно было еще только предчувствовать позднъйшее великое развитіе ея. Изученіе должно идти за фактами. Но это еще увеличиваетъ заслугу Майкова, сумъвшаго и по тъмъ скуднымъ даннымъ, какія были тогда, создать свою теорію.

Другой изслѣдователь, братъ критика, Л. Н. Майковъ говоритъ: «Въ томъ и состоитъ главная особенность его эстетической доктрины, что она, будучи утверждена на психической основѣ, примиряетъ художественныя требованія съ нравственными, но не жертвуетъ одними въ пользу другихъ; тѣмъ и самобытно его ученіе, что стоитъ одинаково особнякомъ, какъ отъ поклоненія одной художественной формѣ, такъ и отъ признанія утилитарныхъ цѣлей въ произведеніяхъ искусства. Намѣтивъ главныя черты эстетической доктрины, прониктутой этою идеей, В. Майковъ указалъ несомнѣнно новые пути для русской критики, и можно пожалѣть, что ему не суждено было разработать во всей полнотѣ столь счастливо поставленную задачу» 2).

Къ этимъ словамъ едва ли нужно что-нибудь прибавлять. Преемникъ Бълинскаго по «Отечественнымъ Запискамъ» — былъ бы дъйствительно лучшимъ его преемникомъ въ русской критикъ, еслибъ смерть не застигла его такъ рано. Будущій историкъ русской критики долженъ обратить особенное вниманіе на критическую дъятельность Майкова и, безъ сомнънія, она должна будетъ занимать у него одно изъ самыхъ видныхъ и почетныхъ мъстъ.

Ар. Мухинъ.



<sup>1) «</sup>Въстникъ Европы» 1886 г., апръль, стр. 823.

<sup>2) «</sup>Критич. опыты», XLVII.



# запросы народа.

ЕДАВНО вышедшая книга А. Пругавина: «Запросы народа и обязанности интелигенціи въ области умственнаго развитія и просвъщенія» весьма любопытна въ томъ отношеніи, что приводить фактическія свидътельства умственнаго роста нашего народа, такъ долго остававшагося безграмотнымъ, и вмъстъ съ тъмъ указываетъ рядъ мъръ, которыми можно и должно способ-

ствовать дальнъйшему его просвъщенію. Относительно стодичнаго населенія Петербурга и наростанія въ немъ городскихъ школь, г. Пругавинъ заимствуеть цифры изъ статьи г. Д. Семенова (напечатанной въ «Русской Старинъ» 1887 г.), хотя нъсколько и устарълыя, но весьма характерныя при сопоставленіи съ темъ обстоятельствомъ, что въ теченіе цёлаго стольтія, до перехода школь въ въдъніе Петербургской городской думы (въ 1876 г.), число ихъ было всего 16, а въ следующее затемъ первое десятильтіе ихъ насчитывали уже 230: каждый годъ среднимъ числомъ прибавлялось болъе 21 школы. Въ Москвъ въ 1869 году было всего 5 школь съ 250 учащимися, а въ 1886 г. ихъ уже было 73 съ 8,458 учащимися. Точно также увеличивается число народныхъ школъ и въ другихъ городахъ. Потребности простого народа выражаются не только въ увеличении количества школъ, но и въ публичныхъ чтеніяхъ для народа, устроиваемыхъ въ настоящее время особыми комиссіями въ разныхъ городахъ Россіи. Изъ отчетовъ устроителей публичныхъ чтеній видно, что число этихъ чтеній, бесёдъ и ихъ посётителей, преимущественно изъ нашихъ слоевъ городского населенія, ежегодно увеличается. При аудиторіяхъ имъются также книжные склады и библіотеки общедоступныхъ для народа книгъ. Отчеты показывають ежегодное увеличеніе числа проданныхъ изъ склада книгъ, абонатовъ въ библіотекахъ и самыхъ названій взятыхъ на чтеніе книгъ. Здъсь же иногда частныя лица исполняютъ музыкальныя пьесы, устроивають народный театръ, выставки художественныхъ произведеній, по цънамъ за входъ общедоступнымъ простому народу, охотно посъщающему ихъ.

Тоть же умственный рость простого народа за послъднее время происходить въ деревняхъ и селахъ. По статистическимъ изслъдованіямъ московскаго земства, оказывается, что во всей Московской губерніи въ 1868 году было 268 сельскихъ школъ, а въ 1883 году онъ разрослись до 554 школъ, изъ которыхъ каждая вмъщала вдвое болъе учениковъ, чъмъ предыдущая. Въ черноземной полосъ Россіи (центральныхъ губерніяхъ) и на окрайнахъ наблюдается увеличеніе повсемъстно сельскихъ школъ и процента грамотныхъ среди призываемыхъ къ отбыванію воинской повинности. Вообще же о числъ сельскихъ школъ извъстно, что въ 1879 году ихъ считалось въ Россіи 23,000, въ 1882 г. — 30,000, и въ 1887 г. уже было 40,000 народныхъ школъ, выпускающихъ ежегодно въ жизнь около 21/2 милліоновъ грамотныхъ людей.

Современные запросы сельскаго населенія проявляются также и въ устройствъ публичныхъ чтеній для народа и библіотекъ при сельскихъ школахъ. Въ прошломъ году, говоритъ г. Пругавинъ, земствомъ Московскаго убада ассигновано 500 рублей на пріобрътеніе волшебныхъ фонарей и брошюръ съ туманными картинами; изъ 64 селеній, гдѣ находятся земскія училища, народныя чтенія устроивались въ 61 селеніи. Сведёнія о числъ чтеній и слушателей ихъ доставлены въ управу только изъ 43 селеній, глъ было 124 чтенія и присутствовало 22,434 слушателя. «На чтенія, по словамъ управы, идуть и ъдуть со всъхъ сторонъ изъ ближнихъ и дальныхъ мъстъ. Триста, двъсти, слушателей отмъчается въ записяхъ о чтеніяхъ почти постоянно, даже въ будничные дни; въ нъкоторыхъ мъстахъ слушателей бывало до 400 и даже болъе 500 человъкъ». О народныхъ чтеніяхъ съ туманными картинами при земскихъ школахъ Александрійскаго увзда, Херсонской губерніи, «Одесскій Въстникъ» пишеть: «На это дёло затрачено, въ виде опыта, 1,000 рублей. Опытъ удался какъ нельзя лучше. Народныя чтенія привлекали постоянно сотни народа,-школы едва вмущали въ себу желающихъ видуть картины. Простой народъ съ большимъ вниманіемъ и живымъ интересомъ относился ко всему виденному и слышанному, - таковъ общій отзывъ всёхъ лицъ, руководившихъ чтеніями. Но что всего важебе, такъ это то, что въ дни чтеній съ туманными картинами питейныя заведенія лишались своихъ многочисленныхъ кліентовъ».

Что касается сельскихъ библіотекъ при земскихъ школахъ, то цифры также показываютъ значительное ихъ развитіе.

Значеніе библіотекъ едва ли не превосходить значеніе самыхъ школъ. По крайней мъръ тамъ, гдъ школа не имъетъ продолженія въ библіотекъ, рецидивы безграмотности быстро проявляются во всъхъ бывшихъ ея ученикахъ. Это прекрасно сознаютъ лица, близко стоящія къ дёлу народнаго образованія, и потому библіотеки устроиваются всюду по иниціатив' частныхь лиць, школьныхъ учителей, сельскихъ священниковъ, волостныхъ писарей и сельскихъ обществъ. Въ «Сельскомъ Въстникъ» за 1889-1890 года говорится, что въ послъдніе два года земство Оханскаго увзда, Пермской губерніи, начало основывать при училищахъ, въ селахъ и заводахъ, народныя библіотеки для чтенія, изъ которыхъ всъ мъстные жители могутъ получать книги на домъ. Въ 1887 году было открыто земствомъ три народныя библіотеки въ селахъ Больше-Сосновскомъ, Частинскомъ и Карагайскомъ. На вышиску книгъ для библіотекъ этихъ селъ употреблено было 207 руб. 65 коп. Въ каждой библіотекъ находится 284 книжки разнаго содержанія. Двумя библіотеками зав'ядывали учителя, а третьей учительница, и хотя они не получали за это особаго вознагражденія, но заниманись этимъ дъломъ съ усердіемъ, и книжки не залеживались въ библіотекахъ, а имъли постоянно читателей. Больше всего читають взрослые учащіеся и окончившіе курсь въ земскихъ школахь, а также и грамотные взрослые крестьяне. Книги выдаются по выбору учителей, потому-что крестьяне не знають обыкновенно, что требовать. Грамотное население относится къ этимъ библіотекамъ очень сочувственно и дорожить ими. Читатели очень бережно обращаются съ библіотечными книжками, такъ что не было ни одного случая порчи ихъ или потери. Иногла и само населеніе высказываетъ желаніе, чтобы устроивались библіотеки. Такъ въ 1888 году крестьянское общество села Стрятунинскаго добровольно собрало и пожертвовало 150 руб. на устройство библіотеки при земскомъ училищъ въ ихъ селъ, и теперь эта библіотека уже открыта. Недавно земство ръшило открыть еще двъ библіотеки, въ заводахъ Очерскомъ и Нытвинскомъ. Но земство не можетъ въ скоромъ времени устроить такія библіотеки повсюду, гдв имъ надлежало бы быть, по недостатку земскихъ средствъ, поэтому самимъ жителямъ слъдуеть позаботиться для собственной пользы объ устройств библіотеки, — чтобы школьное ученіе ихъ дітей не пропало даромъ и чтобы молодежь не портилась отъ бездёлья. И, действительно, напримъръ, правление Асино-Гаевской волости, Кирсановскаго убада, Тамбовской губерніи, обративъ вниманіе на то, что среди населенія развивается пьянство и упадокъ нравственности, и признавая, что причиною безнравственности служить главнымъ образомъ отсутствіе умственныхъ полезныхъ занятій, обсуждало вопросъ о мъ-

рахъ къ искорененію этого зла и полагало, что доставленіе народу безплатнаго дельнаго чтенія, можеть принести несомненную пользу. поэтому 7 декабря 1889 г. приняло ръшеніе: учредить при волостномъ правленіи сельскую общественную библіотеку, которая должна принадлежать всей волости. Завъдывание библиотекою принялъ на себя волостной писарь. Вначаль въ составъ библіотеки вошли газета «Сельскій Въстникъ» и журналъ «Воскресенье», затъмъ правленіе открыло сборъ пожертвованій книгами всякаго содержанія и деньгами и обратилось за содъйствіемъ въ харьковское и петербургское общество грамотности и къ извъстному народному учителю С. А. Рачинскому. Такимъ же точно путемъ устроилась и Марковская библіотека, Лебединскаго убзда, Харьковской губерніи, при содъйствіи разныхъ комитетовъ грамотности и даже единовременной ссуды (125 руб.) отъ министерства народнаго просвъщенія. Въ тъхъ же цъляхъ, чтобы дъти имъли дома хорошее чтеніе и пополняли бы свои школьныя знанія, распространяя полезныя свъдънія въ сельскомъ населеніи, псковское уъздное земство ежегодно отпускаеть 300 рублей на покупку полезныхъ книжекъ для раздачи во время экзаменовъ учащимся въ школахъ. Въ 70-ти школахъ книжки получили болбе 500 учащихся въ старшихъ отдъленіяхъ и свыше 2,000 учениковъ средняго и младшаго отдъленій. При назначеніи въ награду «Сельскаго Въстника», увздная земская управа имъла въ виду доставить полезный матеріалъ для чтенія не только ученику, но и семьв его, и сосвідямь, при чемъ это изданіе до ніжоторой степени будеть замінять домашнюю библіотеку. Получившимъ книжки ученикамъ предложено, чтобы они по возможности читали вслухъ и давали бы книжки и «Въстникъ» прочитывать желающимъ своимъ знакомымъ олносельнамъ. Точно также за последніе годы губернскія земскія собранія: Тверское, Черниговское, Московское, Казанское, и многія другія, вибсть съ увздными земскими собраніями, сознавая пользу народныхъ библіотекъ, ассигновываютъ на ихъ устройство денежныя суммы, организують торговлю дешевыми книгами, стараясь завести связи и посредниковъ съ селами и деревнями для распространенія среди народа книгъ литературнаго содержанія.

До весьма недавняго времени русскій народъ удовлетворяль потребность къ умственному просвъщенію преимущественно «лубочными» произведеніями съ «Никольскаго рынка» въ Москвъ. Лубочныя картинки и книжки получили названіе отъ лубочныхъ коробовъ, въ которыхъ ихъ разносили офени, происходившіе сначала отъ торговцевъ-венгровъ изъ города Офена и затъмъ передавшіе свое прозваніе нашимъ туземнымъ торговцамъ-ходебщикамъ или коробейникамъ. Наука, продаваемая лубочниками по гривнъ, состоитъ изъ духовныхъ и свътскихъ книгъ. Первыя—суть разныя «житіи», псалтыри, часословы, евангеліе, молитвенники и

разсказы нравственно-назидательнаго или церковнаго характера; вторыя — сказки, повъсти, сонники, оракулы, пъсенники, календари и даже романы, въ родъ любовныхъ приключеній англійскаго милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы... Еще болье низшій сорть по содержанію представляють книги той же Никольской улицы, но предназначенныя по преимуществу для лакеевъ, швейцаровъ, мъщанъ, мелкаго чиновничества и подгородняго крестьянства. Это «Настольныя книги холостымъ», «Руководства къ выбору женъ», «Ключи къ женскому сердцу», «Наставленія женщинамъ, какъ нравиться мужчинамъ» и наоборотъ, «Бездна удовольствій для молодыхъ людей», «Дамскій угодникъ», «Практическіе уроки въ волокитствъ», «Погоня за прекраснымъ поломъ и побъда надъ нимъ», «Аттака женскаго сердца», «Новая метода: не учившись, быть живописцемъ», «Самыя вёрныя средства для рощенія волось на черепахь самыхъ лысыхъ», «Покторъ холостыхъ мужчинъ», «Адская почта любовныхъ наслажденій», «Тайны женскаго сердца» и т. д.

Нравы лубочниковъ и порядки, царящіе въ этомъ мірѣ, также низменны, какъ и ихъ книги. Литературный трудъ сотрудниковъ оплачивается предпринимателемъ грошами: 3—4 руб. за «листовку», т. е. за 36 печатныхъ страницъ. При этомъ, издатель пріобрѣтаетъ отъ автора право изданія его сочиненій, безъ ограниченія числа экзепл. и числа изданій. Заказывая ему сочиненіе, издатель болѣе хлопочетъ о томъ, чтобы дать книгѣ прежде всего громкое, бьющее въ глаза заглавіе. «Главное, названіе-то позабористѣе! — говорятъ они своимъ сотрудникамъ сочинителямъ, — чтобы въ носъ бросалось, съ ногъ сшибало!» Вслѣдствіе отсутствія въ лубочномъ мірѣ понятія о литературной собственности, поставщики его не стѣсняются плагіатомъ и иногда пользуются невѣжествомъ своихъ издателей, выдавая чужое произведеніе за свое собственное, а иногда совмѣстно обкрадываютъ Гоголя, Пушкина, Мельникова-Печерскаго и т. д.

«Воть, разсказываеть г. Пругавинь, книжка, на обложкъ которой стоить: «Пещера въ лъсу или трупъ мертвеца», старинное преданіе, соч. Е. Кувшинова, изданіе Губанова. Вы прочитываете книжку и что же? Ни о пещеръ, ни о трупъ мертвеца въ книжкъ не говорится ни одного слова... Оказывается, что это «страшное преданіе» ничто иное, какъ отрывокъ изъ сочиненія Мельникова-Печерскаго «Въ Лъсахъ», слегка кое-гдъ измъненный г. Кувшиновымъ». На эту же тему г. Пругавинъ передаетъ характерный разсказъ одного изъ извъстныхъ лубочныхъ издателей:

«Приходить ко мнъ одинъ изъ нашихъ сочинителей (съ Никольской) и приноситъ рукопись подъ заглавіемъ «Страшный колдунъ». Посмотрълъ я рукопись, вижу: написано складно, а, главное очень ужъ страшно; такія страсти—просто волосъ дыбомъ становится. Ну, думаю, эта книга безпрем'вню пойдеть. Купиль рукопись, заплатиль сочинителю пять рублей, отдаль въ печать. Отпечатали 30,000. И что же вы думали? На расхвать! Приказаль еще 60,000 печатать. Начали набирать. Вдругъ подходить ко мнъ метронпажъ и говорить:

- «Что мы надълали-то, Иванъ Дмитричъ!
- «Что такое?
- «Да, въдь, мы Гоголя издали, неспросившись.
- «Какъ такъ?
- «Върно, говоритъ,—Гоголя, извольте посмотрътъ. И показываетъ мнъ «Страшную месть» Гоголя,—смотрю: дъйствительно, изъслова въ слово «страшный кордунъ», только заглавіе другое.
  - «Что же сдълали?-- спросилъ я.
- «Понятно: приказалъ передълать, отвъчалъ мой собесъдникъ.
  - «Какъ передълать?
- «Очень просто: передълать на свой ладъ, перемънить имена, кое-что убавить, кое-что прибавить. Ну, и выпустили, и теперь въ продажъ подъ заглавіемъ «Страшный колдунъ или кровавое мщеніе», старинная повъсть изъ казачей жизни».

Подобныя передълки постоянно встръчаются въ лубочной литературъ. Изъ того же Гоголя, кромъ «Страшной мести», передъланы: «Вій», «Кузнецъ Вакула», «Тарасъ Бульба» и снабжены громкими заглавіями: «Страшная красавица или три ночи у гроба», «Страшная битва колдуна съ мертвецами» и т. д. «Тарасъ Бульба» имъетъ множество варіантовъ.

Прекрасно организовавъ сбытъ книгъ и заручившись офенями, ходебщиками и коробейниками, московскіе издатели распространили свои книги въ темной массъ, развращая ея воображение и инстикты, и не давая никакой здоровой пищи для ума или практической дъятельности. Точно также неблагопріятно для сельскаго населенія и низшаго городскаго слоя то, что кабатчики и трактирщики, замътивъ въ народъ интересъ къ чтенію, заманивають его теперь въ питейныя заведенія книжками и газетами. Другихъ посредниниковъ между народомъ и печатнымъ словомъ не было до весьма недавняго времени и «лубочники» безпрепятственно развращали его и сами наживались на его счеть. А какъ велико ихъ вліяніе, видно изъ годовыхъ оборотовъ московскихъ лубочниковъ, простирающихся до 720,000 рублей, и того факта, что многіе изъ нихъ въ настоящее время уже богачи, а между тъмъ, ранъе одни торговали на лоткахъ зеленымъ лукомъ, горячими сайками, колбасой (Морозовъ), были коновалами (Губановъ), а самый крупный изъ нихъ г. Сытинъ былъ мелкимъ приказчикомъ въ книжной лубочной лавкъ Шарапова, теперь же онъ стоить во главъ фирмы, располагающей огромною типографіей, едва ли не самою большою

въ Москвъ, литографіей, двумя книжными магазинами и т. д. Фирма имъеть до 2,000 постоянныхъ покупателей изъ офеней и мелкихъ, и крупныхъ провинціальныхъ книготорговцевъ; обороты ея ростуть съ каждымъ годомъ, все болъе и болъе. Годовой оборотъ Сытина до 300,000 руб.; отпечатываеть онъ ежегодно разныхъ книгъ 10.000,000 экз.; божественныхъ картинъ — 1.000,000экземп., а свътскихъ картинъ-850,000 экз. «Простовики»-дешевыя картинки — цънятся по 50 кон. за 100 штукъ. Эти факты и цифры прекрасно иллюстрирують запросы народа на просвъщение и роль въ этомъ дълъ народно-лубочныхъ издателей. Интелигентные писатели и ихъ издатели сознавали, что лубочники сильны лешевизной книжнаго рынка и прекрасной организаціей сбыта въ лицъ обеней. Фирма «Посредникъ» воспользовалась этою силой, слившись съ издательской дъятельностью Сытина и первенствуя теперь на книжномъ рынкъ въ деревняхъ и селахъ. «Библейское Общество» и «Общество распространенія св. Писанія» также подражають имъ и заводять своихъ книгоношъ, которые продали въ 1886 г. 90,000 экзмпляровъ, изданныхъ Обществомъ распространенія св. Писанія и всёхъ книгъ, со времени основанія этого Общества (1863 по 1887 г.) — 1.223,044 экз. Книгоноши проникають всюду: въ Сибирь, на Сахалинъ, Кавказъ, Турцію, Болгарію и т. л. Трудъ ихъ преисполненъ всякаго рода лишеній. «Сколько ихъ гибнеть въ далекихъ странствованіяхъ отъ непомфрныхъ трудовъ, сколько ихъ грабять по дорогамъ, убиваютъ! Про нихъ подлинно можно сказать: скитальческія косточки, въ какихъ только мёстахъ васъ нътъ? На бъдняковъ офеней въ зимнюю пору часто бываеть жалко смотръть: въ трескучіе морозы, одътые въ лохмотья, съ обмороженными лицами, насквозь прохватываемые вётромъ, ихъ фигуры свидетельствують слишкомъ красноречиво объ ихъ горькой подъ». Такимъ образомъ, наниматели офеней, предприниматели — обогащаются, а сами офени — эти настоящие распространители литературы въ народъ - живуть бъдно, имъя главныя свои гнъзда въ Ковровскомъ и Вязниковскомъ уъздахъ (слобода Мстера), Владимірской губерніи и въ Алексинскомъ увзяв, Тульской губерніи. Несомнівню, что эти самоотверженные герои по распространенію книгъ въ народъ представляются дорогими лицами для интелигенціи, сочувствующей народному просвъщенію и достойными лучшей участи, чёмъ быть слёпымъ орудіемъ у кулака-издателя лакейской литературы, и г. Пругавинъ основательно говорить, что: «чрезвычайно желательно, чтобы наши земства приняли болъе активное участіе въ дълъ распространенія въ народной средъ хорошихъ книгъ и вытъсненія нельныхъ и вредныхъ изданій Никольской улицы. Отчего бы земствамъ не завести своихъ собственныхъ офеней, хотя по одному человъку на уъздъ? Такой земскій офеня-книгоноша могь бы обходить и объъзжать всъ селенія уъзда, посъщая ярмарки, базары, деревенскіе

праздники и продавая лишь тё книги и картины, которыя укажеть и одобрить земство. Такой книгоноша непремённо должень быть грамотенъ и умёть при случаё прочесть мужикамь ту или другую изъ книжекъ, которыя будетъ продавать. Подобные книгоноши могли бы быть, въ то же время, странствующими лекторами, въ родё тёхъ, какіе давно уже существують въ Германіи, Англіи и въ нёкоторыхъ другихъ странахъ Западной Европы. При посредстве этихъ чтецовъ-книгоношъ народъ легко и быстро можетъ ознакомиться съ лучшими произведеніями нашихъ лучшихъ писателей. При помощи ихъ, онъ узнаетъ «и басни хитрыя Крылова, и пёсни вёщія Кольцова», узнаетъ Пушкина и Жуковскаго, произведенія Гоголя, стихотворенія Некрасова, разсказы Л. Н. Толстого, «Записки охотника» Тургенева, комедіи Островскаго и т. д.».

Въ дополнение къ своему проекту о земскихъ книгоношахъ и лекторахъ, г. Пругавинъ говоритъ, что лично къ нему обращалось не мало лицъ, преимущественно изъ числа интелигентной молодежи, которыя выражали желаніе взяться за ремесло офеней и намъревались двинуться въ путь по селамъ и деревнямъ для распространенія лучшихъ народныхъ изданій. «Мы,—замьчаеть онъ, всегда съ полной готовностью дёлились съ такими лицами своими знаніями и охотно снабжали ихъ всёми указаніями по интересовавшему ихъ вопросу. Одинъ изъ такихъ лицъ, бывшій офицеръ. г. Красовскій, составиль даже цёлый проекть организаціи особыхъ артелей офеней-книгоношъ для передвижной книжной торговли. Проекть этоть передань въ наше распоряжение и будеть напечатанъ нами въ «Сборникъ матеріаловъ по вопросу о томъ, что читаетъ народъ». Относительно значенія лекторовъ при продажъ книгъ, г. Пругавинъ ссылается также на имъющіеся уже факты, напримъръ, о томъ, какъ В. А. Хилковъ послалъ на базаръ грамотнаго книгоношу продавать народныя изданія. «Продавецъ разложилъ книжки и ждетъ. Мужики и бабы ходятъ мимо и никто изъ нихъ не обращаетъ на книжки ни малъйшаго вниманія. «Постой, — думаеть продавець, — я вась заставлю купить книжки». Выбираетъ разсказъ Л. Н. Толстого «Богъ правду видить, да не скоро скажеть» и начинаеть читать вслухь. Тотчась же появляются слушатели, заинтересовываются чтеніемъ разсказа, съ нетерпъніемъ ждуть развязки. Вокругь чтепа собирается толпа. Разсказъ оконченъ и видимо производить на всъхъ сильное впечатльніе. Въ результать — всь экземпляры этого разсказа были туть же раскуплены мужиками».

То же самое сообщаеть и «Смоленскій Въстникъ» о какомъ-то странникъ въ Поръчскомъ уъздъ, читающемъ мужикамъ и житія святыхъ, и «Еруслана Лазаревича», и изданія «Посредника». Крестьяне собираются въ избу, охотно слушають его чтеніе и охотно дають ему за это пищу, ночлегь, а бабы холстину, яйца и прочее.

Указываемый способъ борьбы дешевизной изданій съ офенями и лекторами противъ издательской дѣятельности у Ильинскихъ воротъ и историческаго «пролома», разумѣется, значительно ослабиль бы вліяніе дурныхъ книгъ, и нѣкоторые факты заставляютъ думать, что борьба противъ нихъ не была бы безуспѣшна. Когда разсказы Л. Н. Толстого издавались интелигентными лицами, игнорировавшими различные способы сбыта лубочныхъ изданій, то ихъ распродавали ежегодно много 2,000 экземляровъ; но вотъ тѣ же разсказы («Чѣмъ люди живы» и «Богъ правду видить») печатаетъ г. Сытинъ и продаетъ ихъ въ теченіе года по 100,000 экземпляровъ каждаго. О громадномъ вліяніи этихъ разсказовъ мы имѣемъ письменное свидѣтельство одного сельскаго учителя, въ которомъ онъ пишетъ по поводу чтенія «Гдѣ любовь—тамъ и Богъ» слѣдующее:

«Чтеніе такъ подъйствовало, что одинъ изъ слушателей обратился къ священнику за разъяснениемъ, что такъ ли онъ понялъ, что по чтеніямъ нашимъ нужно простить обидчика и тутъ же заявиль, что возьметь жалобу на него обратно». Книги интелигентныхъ издателей проникають теперь въ народъ въ значительномъ количествъ. Прама Л. Толстого «Власть тьмы» разошлась въ два мъсяца до 100,000 экз., другія его произведенія, предназначенныя для народа, разошлись въ 1887 году въ 397,000 экземпляровъ, всего же сочиненій Л. Толстого было издано въ этомъ году 677,000 экз. Въ томъ же году было издано разныхъ сочиненій Пушкина въ количествъ 1.481,375 экз. Даже газеты проникаютъ до нъкоторой степени въ деревни. По свъдъніямъ московскаго статистическаго отдёленія, крестьянами Московской губерніи выписывалось въ 1883 году до 350 газетъ разныхъ изданій. Самая распространенная газета въ крестьянской массъ-это «Сельскій Въстникъ», наиболъе доступная для крестьянъ по цънъ и симпатичная имъ по своему составу. Разсылается «Сельскій Въстникъ» по волостнымъ правленіямъ безплатно; въ прошломъ году было разослано до 14,500 экземпляровъ, а платныхъ подписчиковъ было 20,000. Вообще же, ежегодное процентное увеличение подписчиковъ на «Сельскій Въстникъ» равняется отъ 35 до 37°/о, свидътельствуя объ интересъ, возбуждаемомъ газетою въ сельскомъ населеніи. Вотъ что пишетъ въ редакцію «Сельскаго Въстника» изъ Рождественской волости, Екатеринбургскаго уёзда, Пермской губерніи, одинъ изъ подписчиковъ: «Второй годъ читаю я газету «Сельскій Въстникъ и чемъ дале читаю, темъ все съ большимъ удовольствиемъ: такъ пріятно узнавать, что и гдё творится на нашей матушкё Русской земль. Здысь возвыщается о разных улучшеніяхь вы промышленности; печатаются отъ нашего брата-крестьянина письма и вопросы, на которые редакція, не вміняя себі вь тяжелый трудъ, даетъ самые подробные отвъты и разъясненія на основаніи

законовъ. Это очень для насъ ценно-дорого: одинъ спращиваетъ, а другіе въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи читають и знають сущность вопроса и даннаго на оный ответа; такіе ответы и разъясненія служать повсюду предупрежденіемь недоразуміній въ сельскомъ быту и многихъ избавляють отъ излишнихъ издержекъ на сельскихъ и волостныхъ заправилъ, отъ которыхъ и слова не получишь даромъ, когда нужно имъть совъть или указаніе». Такія письма редакція «Сельскаго В'єстника» получаеть во множеств'є. Въ однихъ, крестьяне пишуть о борьбъ съ евреями и просятъ указать болбе радикальныя противъ нихъ мбры; въ другихъ — жалуются еще болье на собственныхъ міровдовь и волостныхъ писарей, которые, получая «Сельскій Въстникъ», имъють выгоду прятать его оть крестьянь, чтобы тв оставались въ неведени относительно своихъ правъ и законовъ; въ третьихъ-о распущенности молодежи на посидкахъ и гулянкахъ; о распущенности крестьянскаго самоуправленія и, наконець, есть письма, приглашающіе петербургскихъ охотниковъ прівхать въ ихъ глухіе уголки бить медвъдей и волковъ, разоряющихъ крестьянъ. Всъ означенные факты свидътельствують о большой популярности «Сельскаго Въстника» въ народъ и, виъстъ съ тъмъ, объ интересъ, возбуждаемомъ имъ въ читателяхъ. Несомнънно, что и другія книги, литературнаго содержанія, также благотворно вліяють на сельское населеніе, значительно выросшее умственно за последніе годы.

Всѣ приведенные факты, какъ увеличеніе числа народныхъ школь, библіотекъ при нихъ, публичныхъ чтеній, распродажи въ складахъ книгъ, громадная распространенность въ народѣ лубочныхъ произведеній и успѣшная борьба съ ними «Посредника», «Библейскаго Общества», «Общества распространенія св. Писанія», разныхъ комитетовъ грамотности, «Сельскаго Вѣстника» и просто частныхъ лицъ, указываютъ путь, которымъ слѣдуетъ идти въ народъ русской интелигенціи, стремящейся приблизить то время—

- «Когда мужикъ не Блюхера
- «И не Милорда глупаго —
- «Бълинскаго и Гоголя
- «Съ базара понесетъ».

А. Фаресовъ.





## ЗАПИСКИ ТАЛЕЙРАНА 1).

#### III.

Завъщаніе Талейрана.—Его объясненія, почему онъ служиль всъмъ правительствамъ. — Его политическая доктрина. — Увъренность въ собственныхъ заслугахъ.—Душеприкавчики Талейрана.—Секретарь Перрей и его поддълка писемъ и «Записокъ».—Посланникъ въ роли переписчика.—Пробълы въ «Запискахъ» и ихъ значеніе.—Принципъмонархической законности.—Письмо Людовика XVIII.—Знакомство съ Баррасомъ. — Назначеніе министромъ иностранныхъ дълъ.—Переходъ на сторону генерала Бонапарте.—18-е брюмера.—Выходки перваго консула.—Имперія. — Падучая бользнь Наполеона. — Сенжерменское предмъстье.—Королева Луиза. — Французскій министръ, интригующій противъ своего императора.—Испанскія дъла.—Эрфуртское свиданіе.—Старанія Наполеона опутать Александра І.—Бесъда съ Гёте, различно передаваемая всъми свидътелями.—Спектакли въ Эрфуртъ.

Ы ВИДЪЛИ, какого мнънія о Талейранъ съвероамериканскій государственный человъкъ. Посмотримъ теперь, что говорить объ немъ его соотечественникъ, бывшій министръ и нынъшній академикъ герцогъ де-Брольи. Онъ начинаетъ предисловіе, предпосланное «Запискамъ» знаменитаго дипломата слъдующими словами:

«Князь Талейранъ умеръ 17-го мая 1838 года. За четыре года до смерти, онъ сдѣлалъ завѣщаніе, всѣ распоряженія котораго относятся къ раздѣлу его имущества между наслѣдниками и распредѣленію разныхъ сувенировъ между его родственниками, друзьями и служителями. Два года спустя, онъ прибавилъ къ этому завѣщанію декларацію совершенно другого характера. Въ ней го-

<sup>1)</sup> Продолженіе. См. «Историческій Въстникъ», т. ХІІП, стр. 804.

ворится: «это должно быть прочтено, послѣ завѣщанія, моимъ родственникамъ, наслѣдникамъ и личнымъ друзьямъ. Прежде всего объявляю, что я умираю въ религіи католической, апостольской и римской. Не буду говорить объ участіи, какое я принималъ въ разныхъ актахъ и трудахъ учредительнаго собранія, ни о моихъ первыхъ путешествіяхъ въ Англію и Америку. Эта часть моей жизни изложена въ «Запискахъ», которыя будутъ обнародованы, но я долженъ дать моему семейству и лицамъ, относившимся ко мнѣ съ дружбою или съ благосклонностью, нѣсколько объясненій относительно моего участія въ событіяхъ, происшедшихъ во Франціи со времени моего возврашенія изъ Америки».

И онъ начинаетъ объяснять свое положение, умалчивая, по своему обыкновенію, о томъ, что для него невыгодно, распространяясь о томъ, что можетъ представить его въ лучшемъ свътъ. Прежде всего онъ упираеть на то, что подаль прошение объ увольнении его отъ званія отёнскаго епископа, принятое папою; онъ быль обязанъ, по своему положенію, искать новаго пути и искать его безъ чужой помощи, не желая быть обязаннымъ никакой партіи. Онъ хотъль одного-служить Франціи, въ какомъ бы положеніи она ни находилась. «И воть, почему,-прибавляеть онъ,-я не могу упрекнуть себя въ томъ, что служилъ всемъ правленіямъ отъ директоріи до эпохи, въ которой я пишу. Послѣ ужасовъ революціи, все, что вело къ порядку и безопасности, было полезно и благоразумнымъ людямъ только этого и слъдовало желать». И Талейранъ, какъ человъкъ благоразумный, болье всего заботившійся о безопасности, находить, что было невозможно послъ того, что случилось во Франціи, перейти прямо къ королевскому правленію: нужны были посредствующіе режимы, и даже нъсколько. Въ директоріи не было даже тъни монархіи, все въ ней въяло духомъ конвента, хотя и смягченнымъ, и потому-то она не могла долго существовать. Въ консульствъ уже въяло монархіей, хотя и скрытой. Имперія хотя и не была самодержавіемъ, но походила немного болье, чъмъ на настоящую монархію. «Когда Бонапарте надълъ корону, войны были неизбъжны; вездъ господствоваль духъ возстанія (что совершенно ложно), я служиль Бонапарте съ преданностью до тёхъ поръ, пока могъ върить, что онъ преданъ Франціи. Но когда я увидълъ, что онъ пустился въ революдіонныя предпріятія (?), погубившія его, я оставиль министерство, и онь никогда не могь миж этого простить». Въ 1814 году были призваны на престолъ Бурбоны только потому, что ихъ царствование объщало больше спокойствія, въ которомъ такъ нуждалась Франція и Европа. Талейранъ утверждаеть, что онъ не имъль никакихъ сношеній съ Бурбонами съ 1791 года, что также несправедливо, - и что ихъ возвращение не было основано на положительномъ правъ, какъ они возвъщали это, вопреки его совътамъ и согласію. Свои собственныя заслуги Талейранъ цѣнилъ очень высоко. «Доживъ до 82-хъ лѣтъ,—говоритъ онъ,—взвѣсивъ всѣ дѣйствія моей политической жизни, нахожу, что изо всѣхъ правительствъ, которымъ я служилъ, нѣтъ ни одного, отъ котораго бы я получилъ больше, чѣмъ далъ ему; что я не покинулъ ни одного изъ нихъ, прежде чѣмъ они сами себя покинули (?), что я никогда не предпочиталъ интересы ни какой-либо партіи, ни свои собственные—интересамъ Франціи, которые, въ то же время были всегда настоящими интересами всей Европы». Онъ надъется, что это мнѣніе его подтвердятъ безпристрастные люди, а если это и не случится, то увъренность въ томъ, что ему должны стдать справедливость, достаточна для того, чтобы успокоить его послъдніе дни. Съ такою увъренностью можно однако совершить весьма сомнительные поступки.

Далъе Талейранъ назначаетъ тридцатилътній срокъ для обнародованія его «Записокъ», послѣ его смерти, для того, чтобы лица, о которыхъ онъ говоритъ, не пострадали отъ правды, какую онъ выскажеть объ нихъ. Наследникамъ предоставлялось, впрочемъ, публиковать «Записки» и поэже, если они найдуть это нужнымъ и принять всё мёры, чтобы не появились поддёльныя «Записки». Всё бумаги покойнаго безъ исключенія перешли въ собственность его племянницы, герцогини Дино, умершей въ 1862 году, и отъ нея къ Вакуру, бывшему французскому посланнику въ Баденъ. Онъ приготовилъ «Записки» къ печати, снабдивъ ихъ коментаріями, особенно въ тъхъ мъстахъ, которыя давали поводъ къ разноръчивымъ сужденіямъ и вообще привель въ порядокъ всѣ бумаги Талейрана, но прибавиль еще 20 льть къ сроку опубликованія «Записокъ». Онь умеръ въ 1865 году, поручивъ ихъ нотаріусу Шателену и адвокату Андралю. Оба они также умерли и последній поручиль изданіе «Записокъ» герцогу Брольи. Что необходимо было принять мітры противъ ихъ фальсификаціи, доказываеть исторія съ секретаремъ Талейрана, Переемъ, служившимъ у него болъе 20-ти лътъ. Но еще при жизни дипломата, нало было уволить Перрея за разныя влоупотребленія: мелкіе люди зазнаются не меньше важныхъ лицъ, когда имъ кажется, что положение ихъ обезпечено. У секретаря отобрали конечно бумаги министра, но оказалось, что онъ утаилъ многія изъ нихъ и даже не скрываль этого, хвастая тімь, что можеть обнародовать документы, компрометирующіе его бывшаго начальника. Это бы еще не бъда, такъ какъ и при жизни Талейрана неръдко появлялись документы, не дълающіе ему чести, но ходили слухи, что секретарь присвоиль себъ и часть «Записокъ», о которыхъ такъ хлопотали, чтобы онъ не вышли преждевременно. На сверхъ того. Перрей, переписывая набъло бумаги министра, такъ изловчился поддёлывать его руку, что стали являться письма Талейрана вовсе ему не принадлежащія. Бакуръ собраль нъсколько такихъ поддъльныхъ писемъ и присоединилъ ихъ къ колекціи на-

стоящихъ: по внъщнему виду ихъ трудно различить и только языкъ поддёлки и фразы, вставленныя съ цёлью шантажа, доказываютъ фальсификацію. Уже черезъ нъсколько времени по смерти Талейрана, въ «Times» было напечатано, что Перрей утаилъ большую часть «Записокъ», и что владъльны ихъ должны сдълать крупныя пожертвованія, чтобы пом'єтать ихъ обнародованію. Въ стать в говорилось, что у Перрея въ рукахъ до ста сатирическихъ портретовъ современниковъ, очерченныхъ Талейраномъ. Перрей напечаталъ въ «Times», что все это неправда, но кто же, зная его, могъ повърить такому господину? Опасаясь дальнъйшихъ попытокъ шантажа и поддёлокъ, Бакуръпереписалъ всё четыре тома «Записокъ» со всёми коментаріями и приложеніями (болте 500 рукописныхъ страницъ въ каждомъ томъ) и передалъ ихъ на храненіе своимъ душеприказчикамъ съ удостовъреніемъ племянницы покойнаго, Доротеи Курляндской, герцогини Талейранъ и Саганъ, что это единственная оригинальная, полная и върная копія «Записокъ» ея дяди. Брольи прибавляеть, что печатаніе производилось съ этой копіи «безъ всякихъ выбросокъ или измѣненій», кромѣ нѣкоторыхъ примъчаній Бакура, потерявшихъ уже теперь свое значеніе. Напротивъ, къ нимъ прибавлено нъсколько біографическихъ свъдъній о лицахъ малоизвъстныхъ или о забытыхъ событіяхъ.

Авторъ раздёлилъ свой трудъ на 12 частей, несоставляющихъ между собою послёдовательнаго и непрерывнаго цёлаго. Первая половина до 1815 года написана во время реставраціи, вторая послъ отставки автора въ 1834 году. О многихъ событіяхъ онъ говоритъ чрезвычайно коротко и дълаеть большіе пропуски, сознаваясь, что это собственно не «Записки», а отрывочныя воспоминанія. О своей частной жизни почти вовсе не упоминаеть, но относится серьезно къ людямъ и событіямъ, избъгая нескромностей и анекдотовъ. Отъ обвиненій, возведенныхъ на него, онъ не защищается, - кром'в обвиненія въ смерти герцога Энгіенскаго. «Записки», говорить Брольи. не оправданіе, не сатира, не испов'єдь, и сожальеть, что Талейранъ не объяснилъ своихъ ошибокъ и заблужденій, какихъ дълалъ не мало, особенно во внутренней политикъ. Но и во внъшней политикъ не потому ли онъ говорилъ такъ мало о своихъ дъйствіяхъ во время имперіи, что его власть была только номинальная, а самъ онъ только исполнитель чужихъ плановъ и приказаній. Почти полною свободою д'єйствій, какъ дипломать, онъ пользовался только на вънскомъ конгрессъ, да какъ посолъ въ Англіи послі 1830 года. Въ 1814 году онъ доказываль повелителямъ четырехъ армій, что матеріальная военная сила еще далеко не все и, для упроченія государствь, поставиль вмісто нея принципь монархической законности. Четверть въка войнъ и революцій утомили вст страны и народы. Директорія созидала эфемерныя республики, имперія-эфемерныя королевства. Надо было найти мо-

ральное основание для существования пивилизованныхъ обществъ. Талейранъ представилъ планъ реставраціи всёхъ владёній, уничтоженныхъ въ последние 25 летъ. Планъ не приняли, но принпипъ легитимизма охранилъ по крайней мфрф Францію отъ потери части ея територіи. Правда, черезъ 15 лъть, Талейрану пришлось, какъ послу, отречься отъ этого принципа и отстаивать въ Англіи право другой революціи — изгнать свою старинную, королевскую династію. Но времена уже переменились и хотя первымъ министромъ Англіи быль полководець, разбившій французовъ при Ватерлоо, но демократическимъ духомъ повъзло также въ англійскомъ парламентъ и онъ вспомнилъ то время, когда въ 1688 году прогналь своихъ Стюартовъ и передаль престоль другой династіи. И хоть Талейранъ говорилъ теперь отъ имени народа, а не монарховъ, революція 1830 года не возстановила противъ себя Европу. И теперь, какъ въ 1815 году, услуга, оказанная Талейраномъ Франціи, была несомивнна. Брольи находить, что въ 1830 году умънье посла привлечь Англію къ союзу съ Франціей удержало отъ коалиціи противъ нея остальную Европу. Но какъ легитимисть, герцогъ-академикъ восхищается больше величіемъ души Людовика XVIII въ 1815 году, чёмъ дипломатіей Талейрана и даже приводить слъдующее письмо короля, подлинникъ котораго приложенъ къ «Запискамъ»:

«Я узналъ сейчасъ, что пруссаки подвели мину подъ Іенскій мостъ и въроятно взорвуть его въ эту же ночь. Герцогъ Отрантскій просилъ генерала Мезона помъщать этому всъми средствами, но вы знаете, что у него нътъ никакихъ средствъ. Сдълайте же все, что въ вашей власти, черезъ герцога Веллингтона или лорда Кастельри. Что касается до меня, я, если нужно, пойду на мостъ: пустъ взорвутъ и меня, если хотятъ». Это, конечно, очень храброе ръшеніе, хотя въ него и втиснуто выраженіе: «если нужно». Но почему же король не послалъ этихъ строкъ прусскому главно-командующему, а проситъ ходатайствовать за него англичанъ? Величіе души обнаруживается поступками, а не словами.

Обратимся теперь къ самымъ «Запискамъ» и будемъ продолжать разсказъ объ ихъ содержаніи.

#### TV.

Вернувшись въ сентябрт 1796 года въ Парижъ, Талейранъ, по его словамъ, не нашелъ элементовъ порядка и спокойствія ни въ одной изъ политическихъ партій, боровшихся тогда за обладаніе властью, и ръшился держаться въ сторонт отъ всякихъ интригъ, но его увлекла въ правительственную партію госпожа Сталь, пользовавшаяся въ то время большимъ вліяніемъ. Она настаивала, чтобы онъ таль съ нею представиться Баррасу, главному лицу

въ директоріи и Талейранъ получилъ приглашеніе на объдъ къ нему, на дачу, въ Сюрень. Онъ явился въ три часа. Столъ быль накрыть на пять приборовъ. Камердинеръ сказалъ, что директоръ будеть въ четвертомъ часу. Пришло еще двое молодыхъ людей.— Еще рано, сказалъ одинъ изъ нихъ, пойдемъ, выкупаемся до объда. Они отправились, но минутъ черезъ 20 одинъ изъ нихъ вернулся и, взволнованный, разсказаль, что товарищь его утонуль. Талейранъ бросился изъ дому на берегъ ръки и увидълъ, что Сена дълаетъ въ этомъ мъстъ крутой повороть, въ которомъ исчезъ купавшійся. Напрасна была всякая помощь съ ближайшаго острова и съ береговъ: рыбаки ныряли безъ пользы въ воду. Тело несчастнаго найдено было только на другой день, запутавшимся въ травъ. Это быль Раймондъ изъ Лодева. Баррасъ очень любилъ его и хотъль слъдать его своимъ адъютантомъ. Узнавъ о несчастіи, онъ тотчасъ же собрался въ Парижъ увъдомить родныхъ Раймонда о несчастіи и предложиль Талейрану бхать вмістів съ нимъ. Дорогою они познакомились и, потерявъ объдъ, онъ выигралъ то, что черезъ нъсколько времени былъ назначенъ министромъ иностранныхъ дёлъ, по рекомендаціи Барраса, котораго онъ, конечно, очень хвалить. Почему правителю Франціи вздумалось поручить впругь такой важный пость человъку, почти совстви ему незнакомомуэтого Талейранъ не объясняеть. Визить въ Сюрень и катастрофа на Сенъ, о которой онъ подробно разсказываетъ, не имъетъ отношенія къ назначенію его министромъ. Пость этоть принять быль «по настоянію г-жи Сталь» и потому, что на немъ онъ надъялся принести пользу. При его предмъстникъ Лакруа, всъ важнъйшія сношенія по этой части утверждались директоріей; министру предоставлялась только внутренняя, административная часть. По этому. отклоняя отъ себя всякій починъ и отв'єтственность въ принятіи мъръ касающихся международныхъ и политическихъ отношеній, Талейранъ говоритъ, что на своемъ посту онъ дёлалъ только то, что могъ. Въ одно время съ нимъ, былъ назначенъ морскимъ министромъ адмиралъ Брюиксъ, много помогавшій ему своими совътами. На первомъ же совътъ министровъ, въ которомъ участвовалъ Талейранъ, Баррасъ поссорился съ военнымъ министромъ Карно и упрекаль его за то, что онъ скрыль отъ директоріи какое-то письмо. — Даю вамъ слово, говорилъ Карно, поднимая руку, что это неправда.—Не полымайте вашей руки—съ нея закапаетъ кровы! вскричаль Баррась. И Талейрань не прибавляеть, что это обвиненіе было несправелливо. Честный «организаторъ поб'ядъ» никогла не участвоваль ни въ одномъ кровавомъ дълъ конвента.

Талейранъ назначенъ былъ министромъ въ то время, когда Австрія, разбитая въ Германіи и Италіи, заключила прелиминарный миръ въ Леобенъ и готовилась къ подписанію Кампоформійскаго договора. По поводу новаго назначенія генераль Бонапарте поздравиль директорію съ удачнымъ выборомъ и написалъ Талейрану очень учтивое письмо. Они вошли въ кореспонденцію. Прибывъ въ Парижъ въ октябрѣ 1797 года, Бонапарте просилъ своего адъютанта узнать, когда министръ можетъ принять его. Тотъ предоставилъ ему самому назначить часъ и Бонапарте прислалъ сказать, что будетъ на другое утро въ 11 часовъ. Талейранъ послалъ за г-жею Сталь и, выйдя на встрѣчу генералу, представилъ ему знаменитую писательницу, но онъ едва обратилъ на нее вниманіе и подошелъ къ Бугенвилю, съ которымъ вступилъ въ разговоръ. Молодой генералъ, увѣнчанный лаврами двадцати побѣдъ, произвелъ пріятное впечатлѣніе на дипломата. Они перешли въ кабинетъ и Бонапарте прямо объявилъ, что ему было пріятно войти въ кореспонденцію съ человѣкомъ, не похожимъ на директоровъ. Потомъ, быстро перемѣнивъ разговоръ, онъ сказалъ:

— У васъ есть племяникъ, архіепископъ Реймскій, онъ теперь при Людовикъ XVIII; у меня тоже есть дядя—архидіаконъ въ Корсикъ, онъ вывелъ меня въ люди. Вы знаете, что архидіаконъ въ Корсикъ значитъ тоже, что архіепископъ во Франціи.

Потомъ они вышли въ гостиную, и Бонапарте сказалъ окружающимъ:

— Граждане, я глубоко чувствую привътствія, какими вы окружаете меня. Я употребилъ всъ усилія, чтобы удачно вести войну и заключить выгодный миръ. Теперь—дъло директоріи направить мои усилія на пользу и благоденствіе республики.

Директоры испытывали участь всякой непрочной власти. Пока арміи, которыми они располагали, одерживали поб'єды, вс'є молчали, хотя и ненавидъли правительство, но боялись его. При малъйшей же военной неудачъ начинались нападки на директорію въ газетахъ и памфлетахъ. При этомъ доставалось заодно и министрамъ. Это обстоятельство, по словамъ Талейрана, заставило его подать въ отставку, тъмъ болъе, что онъ убъдился въ невозможности самостоятельных дъйствій. Бонапарте, отправляясь въ Египетъ, одобрилъ его намъреніе и просиль директорію назначить его посломъ въ Турцію. Но върнъе всего, что генераль ръшился уже и тогда низвергнуть директорію и ея министръ не захотъль полетьть кувыркомъ вмъсть съ нею. Онъ оставиль министерство и поселился близь Парижа, куда прівхаль тотчась по возвращеніи Бонапарте изъ Египта. Талейранъ сознается, что участвоваль въ заговоръ, составленномъ Бонапарте для низверженія правительства и разсказываетъ, какъ за нъсколько дней до 18-го брюмера, во второмъ часу ночи, у него сидълъ генералъ и, среди оживленнаго разговора, они услышали, какъ у дверей ихъ дома остановился отрядъ кавалеріи. «Генералъ побледнёль—и я тоже, прибавляеть авторь «Записокъ»: намъ обоимъ пришла мысль, что

директорія послала войско арестовать насъ. Я тотчасъ погасиль всё свёчи и бросился къ черному ходу квартиры. Прошло нёсколько минутъ прежде, чёмъ при поднявшемся шумё я могъ узнать, въ чемъ дёло. Въ это время улицы Парижа по ночамъ были далеко не безопасны; игорные дома въ Палероялё закрывались поздно и всё деньги, обращавшіяся въ нихъ, отправлялись до другого вечера въ банкъ, въ улицу Клиши. Но изъ опасенія нападенія на трапспортъ банкъ выпросилъ себё конвой конной стражи. Въ одной изъ повозокъ что-то сломалось въ то время, когда она проёзжала мимо дверей моей квартиры и это было причиной остановки и шума подъ моими окнами. Мы посм'ялись съ генераломъ надъ нашей паникой, но она была естественна въ виду того, что директорія была способна принять крайнія м'ёры для своей защиты».

Талейранъ объясняетъ подробно необходимость учрежденія консульства и передачи власти въ руки Бонапарте, но въ первый же день по избраніи консуловъ сдёлаль предложеніе, нарущающее основы ихъ компетентности. Консулы должны были собираться каждый день и принимать доклады министровъ, но «я замътилъ генералу Бонапарте, что иностранные дёла, по своей сущности, секретны и не могуть разсматриваться въ общемъ совъть, а докладъ объ нихъ долженъ принимать самъ генералъ, въ рукахъ котораго сосредоточивается управленіе главнъйшею частью въ государствъ. Генералъ призналъ основательность моего предложенія и такимъ образомъ я сталъ работать съ нимъ однимъ, съ перваго же дня консульства». Самовластіе и высомъріе Бонапарте выкавывались на каждомъ шагу, даже въ мелочахъ. Австрія, думая быть ему пріятною, отправила посломь во Францію Кобенцеля, заключившаго съ нимъ Кампоформійскій трактатъ. Первый консулъ назначилъ ему аудіенцію въ 9 часовъ вечера въ Тюльери и самъ распорядился устройствомъ пріемной комнаты. Въ углу ея онъ велълъ поставить маленькій столь съ однимъ стуломъ и убрать все остальное. Только вдоль ствнъ шли диваны, на большомъ отдаленіи отъ стола, на которомъ была одна лампа. Телейранъ ввелъ посланника, который должень быль идти черезъ всю, плохо освъщенную, комнату къ столу, за которымъ сидълъ Бонапарте, вставшій при вход'в пос'ьтителя, но тотчасъ же опять с'явшій. Кобенцель долженъ быль говорить стоя. Этимъ страннымъ пріемомъ первый консуль хотёль показать, что не дорожить союзомь съ Австріей.

Талейранъ говоритъ, что онъ принималъ большое участіе въ заключеніи конкордата съ Римомъ, за что папа отмѣнилъ его отлученіе отъ церкви и снялъ съ него духовный санъ. Но всѣ увѣренія Бонапарте въ томъ, что онъ желаетъ прочнаго мира были только пустыми фразами. Тотчасъ послѣ Аміенскаго мира, онъ

задумываль уже новую войну. По Люневильскому договору, онъ долженъ былъ возвратить Піемонтъ сардинскому королю, но присоединиль его къ Франціи, не смотря на совъты Талейрана. Авиньонъ, Савойя, Бельгія, левый берегь Рейна, были завоеваны не генераломъ Бонапарте, покорившимъ только Піемонтъ и потому первому консулу хотълось подарить Франціи свое завоеваніе. Но Англія, хотя и сама не возвратила захваченной ею Мальты, протестовала противъ занятія Піемонта и объявила войну. Утвержденный сенатомъ въ 1802 году, въ званіи пожизненнаго перваго консула, Бонапарте началь избавляться отъ своихъ враговъ, соперниковъ по военнымъ подвигамъ. Дюмурье былъ для него уже не опасенъ, Моро-изгнанъ судомъ за участіе въ заговоръ Кадудаля, Пишегрю задавленъ въ темницъ черезъ двъ недъли послъ растрълянія герцога Энгіенскаго, а черезъ полтора мъсяца, въ маъ 1804 года, сенатъ превратилъ консула въ императора подъ именемъ Наполеона I. Въ сентябръ 1805 года Талейранъ получилъ приказаніе слёдовать за императоромъ въ Страсбургъ. Въ день вы ва этого города, онъ объдаль у Наполеона, который послъ стола пошелъ въ комнаты Жозефины, но черезъ нъсколько минуть вернулся блёдный и, схвативь за руку Талейрана, увлекь его изъ гостиной къ себъ въ комнату, гдъ упадъ на полъ въ присутствій перваго камергера Ремюза, едва успѣвшаго запереть дверь. Наполеона душило и тошнило, но не рвало, и съ нимъ сделались конвульсіи, продолжавшіяся съ четверть часа. На него брызгали одеколономъ и, оправившись, онъ побхалъ въ Карлоруэ, прося не говорить никому о случившемся съ нимъ. Припадокъ этотъ Талейранъ считаетъ эпилептическимъ, но Наполеонъ силою воли поборолъ въ себъ эту бользнь. Послъ сраженія при Аустерлицъ, въ то время когда императору докладывали о илънныхъ, носившихъ самыя громкія имена въ Австрійской имперіи, димпломать читаль ему депеши, полученныя изъ Парижа. Между ними были донесенія г-жи Жанлись о настроеніи Сенжерменскаго квартала столицы. Побъды и блескъ новаго режима не могли склонить легитимистовъ къ признанію имперіи-и это выводило изъ себя Наполеона. Онъ забыль объ Аустерлицъ и кричаль въ гнѣвъ: «А! эти сенжерменскіе дворяне хотять быть сильнъе меня! Посмотримъ, посмотримъ!» Малъйшее сопротивленіе его жеданіямъ приводило этого страннаго челов'яка въ сильнъйшее раздражение и, вернувшись въ Парижъ, онъ гораздо болъе чёмъ своимъ победамъ радовался тому, что герпогини Монморанси, Шеврезъ и Мортемаръ, согласились быть дежурными статсъ-дамами при Жозефинъ. Не даромъ Ломброзо черезъ 60 лътъ послъ его смерти причислиль его къ разряду ненормально мыслившихъ людей.

Условія Пресбургскаго мира были тягостны для Австріи и Талейранъ говорить, что подписывая его съ Гаугвицемъ, успълъ

уменьшить только цифру контрибуціи. Но Наполеонъ остался всетаки недоволенъ, хотя и далъ Талейрану титулъ князя Беневентскаго. Какъ примъръ безсердечія императора онъ приводить въ то же время случай съ Дюрокомъ. Маршалъ былъ раненъ при Кутно на глазахъ Наполеона, но онъ даже на четверть часа не замедлилъ свой отъбздъ и не послалъ справиться потомъ о здоровыи раненаго. Послъ войны съ Пруссіей 1806 года, Талейранъ почувствоваль почему-то особенную симпатію къ этой странъ и упрекаеть Александра I въ томъ, что выхлопотавъ у Наполеона своему сопернику возвращение половины его королевства, онъ не озаботился удостовъриться въ томъ, вся ли это половина и скоро ли будеть возвращена. Дипломать восхищается также отвътомъ побъдителю прусской королевы Луизы:--Какъ могли вы ръшиться начать войну съ такими слабыми средствами?-спросилъ онъ.--«Я должна признаться, слава Фридриха II ослепила насъ уверенностью въ нашемъ могуществъ, -- отвъчала королева. Талейранъ такъ много толковаль объ этой славъ, что Наполеонъ сказаль ему въ Тильзить: «я не вижу ничего особенно тонкаго въ словахъ королевы». И послъ этого логичнаго замъчанія Талейранъ пишеть: «я негодовалъ на все, что я видълъ, на все, что слышалъ, но принужденъ былъ скрывать свое негодованіе. Съ этой минуты я всегда чувствоваль признательность къ прусской королевъ, этой королевъ лучшихъ дней, -- за то, что она милостиво приняла увърение въ моихъ чувствахъ. Если между сценами моей прошлой жизни, которыя я вызываю въ памяти, есть много печальныхъ, я вспоминаю съ величайшей признательностью слова, какими она удостоила меня, хотя и конфиденціально, въ то время, когда я провожаль ее къ ея экипажу: «Князь Беневентскій, сказала она: здёсь есть два лица, сожальнощія о томъ, что я прибыла сюда и эти лица-вы и я. Вы не претендуете, что я уношу съ собою это мивніе»? Слезы волненія и гордости, наполнившія мои глаза, были моимъ отв'єтомъ». Невольно останавливаешься надъ этими сантиментальными фразами тонкаго дипломата и спрашиваешь себя: какія побужденія заставили его пуститься въ такую риторику? И все это наканунъ оставленія имъ званія министра въ 1807 году. Современники да и многіе позднъйшіе историки говорили, что Наполеонъ уволиль его за взяточничество и продажность, но онъ пишеть, что самъ желаль отставки, получивь званіе вице-великаго электора въ одно время съ Бертье, назначеннымъ вице-констаблемъ.

И въ то же время онъ сознается, что дъйствовалъ противъ своего государя въ сношеніяхъ съ императоромъ Александромъ І. Наполеонъ хотълъ сначала попугать его, потомъ подъйствовать на его самолюбіе и тщеславіе. Талейранъ, говорить, что его рекомендовалъ Александру Коленкуръ, и что еще въ Тильзитъ французскій министръ имълъ съ русскимъ императоромъ нъсколько «част-

ныхъ свиданій, въ которыхъ разговоръ имълъ общій политическій характерь: о международныхъ интересахъ державъ, объ условіяхъ союза между ними, о политическомъ равновъсіи. «Я скоро убъдился, -- говорить онъ, -- что всъ льстивыя предложенія, любезности и интриги Наполеона были напрасны и, ужажая изъ Эрфурта, Александръ собственноручно писалъ къ австрійскому императору, успокоивая его насчеть этого свиданія. Это была послідняя услуга, какую я оказалъ Европъ въ царствование Наполеона и я думаю, что оказаль этимъ услугу и Наполеону». Странная увъренность въ дипломатъ Франціи, оказывающемъ услуги ея врагамъ и соперникамъ. Какъ были важны подобныя услуги для Россіи доказывается сознаніемъ самого Талейрана, что въ началъ столкновенія съ Франціей, Александръ отправиль къ нему графа Нессельроде, совътника въ парижскомъ посольствъ, который, входя къ нему сказалъ: «Я прівхалъ изъ Петербурга, и хотя занимаю офиціальный пость у князя Куракина, но имбю къ вамъ кредитивныя грамоты. Я состою въ частной кореспонденціи съ моимъ императоромъ, и привезъ вамъ отъ него письмо».

Въ Финкенштейнъ, въ своей главной квартиръ 1807 года въ Польшь, Наполеонъ говориль: «Я могу, когда этого потребуютъ обстоятельства, сбросить шкуру льва и явиться въ шкуръ лисицы». И это была правда: онъ любилъ хитрить и обманывать, даже когда этого не требовала политика. Систему обмана онъ примъняль особенно въ Испаніи, понявъ, что тамъ нельзя было действовать одной силою. Взойдя на тронъ Бурбоновъ, онъ ръшился овладъть и двумя другими государствами, гдъ царствовали отрасли этой династіи. «Онъ говорилъ мнъ нъсколько разъ о своемъ намъреніи захватить Испанію. Я противился всёми силами этому намеренію. указываль на его безнравственность, на опасности предпріятія». Въ свое оправдание Наполеонъ приводилъ прокламацию князя Мира, обнародованную передъ сраженіемъ при Іенъ и въ которой этотъ авантюристь, управлявшій страною и королевою, угрожаль вторженіемъ во Францію, когда Наполеонъ будеть занять войной въ Италіи или на Рейнъ. Напрасно Талейранъ доказывалъ, что нельзя дълать страну отвътственною за человъка, котораго она ненавидить и презираеть, и что гораздо легче низвергнуть самого князя Мира, чёмъ овладёть Испаніею, Наполеонъ настаиваль, что идея князя можеть быть исполнена и другими лицами и что вообще пиринейская граница должна быть обезпечена за Франціей. Тогда Талейранъ предложилъ занять Каталонію до заключенія морского мира, въ обезпечение торговыхъ путей. Но Наполеонъ предпочелъ войти въ сношенія съ княземъ Мира и обманывалъ его жадность предложеніемъ союза для раздёла Португаліи. Когда испанскихъ принцевъ привезли во Францію, Наполеонъ приказалъ помъстить ихъ въ Валансе, въ замкъ принадлежащемъ Талейрану. Дипломатъ

приняль ихъ какъ царственныхъ особъ. Это были, по его словамъ, первые члены дома Бурбоновъ, съ которыми онъ входилъ въ сношенія. Инфанты были молоды, но все что ихъ окружало: ихъ свита, наряды, экипажи, ливрея прислуги, напоминали прошлое стольтіе. Карета, въ которой они прибыли, была несомнънно временъ Филиппа V. Принцевъ сопровождалъ жандармскій полковникъ Ганри, «одинъ изъ тъхъ офицеровъ, которые воображаютъ себъ, что военная заслуга состоить въ томъ, чтобы исполнять обязанности полицейскихъ тюремщиковъ, а при случав и шпіоновъ. Талейранъ тотчасъ же избавилъ принцевъ отъ надзора и заботливости этого надсмотрщика, сказавъ, что въ замкъ Валансе полный хозяинъ не Наполеонъ, а князь Беневентскій. Онъ устроилъ, что къ инфантамъ никто не смълъ входить безъ доклада и они принимали, кого имъ угодно. Назначены были часы ихъ объда, прогулки, молитвы и проч., и въ то же время они пользовались гораздо большею свободою, чемъ при дворе отца въ Мадриде, где они могли отправляться гулять не иначе, какъ съ письменнаго разръшенія короля. Когда дипломать встрътился потомъ съ императоромъ въ Нантъ, тотъ сказалъ ему, потирая руки съ довольнымъ видомъ:

— Вы видите, какъ опибочны были ваши предсказанія, что испанскія дѣла примуть дурной обороть; я подчиниль себѣ этотъ народъ, онъ попался въ мои сѣти, и теперь я такой же повелитель въ Испаніи, какъ и во всей Европѣ.

Такое хвастовство вывело изъ терпѣнія Талейрана, и онъ сказалъ, что поступки Наполеона въ Байоннѣ, въ маѣ 1808 года, гдѣ онъ заставилъ отречься отъ престола Карла IV и его наслѣдника Фердинанда, принесли императору болѣе вреда, чѣмъ пользы. Дипломатъ объяснилъ это примѣромъ:

— Если свътскій человъкъ поступаетъ дурно въ своей семьъ и противъ своихъ друзей, его за это конечно осудятъ, будь онъ богатъ, уменъ и знатенъ. Но общество будетъ все-таки снисходительно относиться къ нему. Пустъ однако этотъ человъкъ смошенничаетъ въ карточной игръ и его изгонятъ изъ общества и никогда не простятъ ему этого.

Наполеонъ поблѣднѣлъ и не отвѣчалъ ни слова, по словамъ Талейрана. Но врядъ ли можно повѣрить тому, чтобы самолюбивый императоръ позволилъ говорить себѣ подобныя фразы, когда вслѣдъ за этимъ, приводится слѣдующая записка, доказывающая, какъ ревностно тщеславный корсиканецъ охранялъ свои прерогативы:

«Принцъ Фердинандъ въ письмахъ ко миѣ называетъ меня: Мой кузенъ. Дайте понять Сан-Карлосу (воспитатель принцевъ), что это смѣшно. Пусть онъ называетъ меня просто: ваше величество (sire)».

Первая часть «Записокъ» оканчивается описаніемъ эрфуртскихъ свиданій и праздниковъ. Это самая любопытная глава, гдё Наполеонъ ловкими маневрами самъ подготовляетъ выставку своего театральнаго величія. Поговоримъ поэтому объ ней нъсколько подробнъе.

V.

Въ конфенціяхъ, предшествовавшихъ тильзитскому договору, Наполеонъ часто говорилъ императору Александру, что Молдавія и Валахія должны быть присоединены къ Россіи, такъ какъ «слъдуеть покориться опредёленіямь Провидёнія о раздёлё Турціи». Въ дълежъ должна была участвовать и Австрія, но только для удовлетворенія ея тщеславія. После беседы объ этомъ, онъ вдругь объявиль, что депеши изъ Парижа требують немедленнаго возвравращенія въ столицу, сталъ торопить заключеніемъ договора съ Россіей и убхаль, поручивь Талейрану составить этоть договорь, но не упоминать въ немъ ни слова о Молдо-Валахіи. Тотъ, конечно, такъ и сдълалъ, но въ январъ 1808 года Наполеонъ опять заговориль въ Париже съ нашимъ посломъ о выгодахъ, какія Россія получить отъ пріобретенія румынскихъ княжествъ и высказался, что въ вознаграждение онъ хотъль бы получить для себя прусскую Силезію. «Графъ Толстой, роль котораго обязывала его только слушать -- да и не къ какой другой роли онъ не былъ способенъ» -- передаль въ Петербургъ содержание этого сообщения, очень дурно принятаго Александромъ. «Я не могу върить тому, что мнъ пишеть Толстой, — сказаль онь французскому послу Коленкуру: не хотять ли разорвать тильзитскій договорь? Я не понимаю императора. Не можеть же онъ имъть намъренія поставить меня въ личныя затрудненія. Онъ должень напротивь торопиться-оправдать меня въ глазахъ Европы, возвративъ Пруссію въ положеніе опредъленное договоромъ. Для меня это вопросъ чести». Эти слова повели къ дипломатической перепискъ и въ февралъ пришло въ Петербургъ письмо Наполеона съ отказомъ отъ Силезіи, новыми планами раздъла Турціи, похода на Индію и, наконецъ, съ предложеніемъ новаго свиданія для окончательныхъ переговоровъ по этимъ дъламъ. Александръ согласился на свиданіе, но съ тъмъ, чтобы прежде были установлены условія разділа. Канцлерь графь Румянцевъ требовалъ для Россіи Константинополя и Дарданелъ, и говориль, что всякій другой ділежь не удовлетворить желаній націи. Все остальное-Индію, Египеть, Испанію, Италію онъ предоставляль Наполеону. Александръ, напротивъ, едва соглашался на присоединение княжествъ, говорилъ скоръе въ тонъ философа, чъмъ политика, что «человъчество желаетъ освобожденія прекрасныхъ странъ Европы отъ владычества грубыхъ варваровъ, что этого

желаеть цивилизація». Коленкуръ повторяль, что затрудненія могуть быть устранены только при личномъ свиданіи и оно было назначено на 28-е сентября. Это время нужно было Наполеону, чтобы заставить отречься оть престола царствующій домъ въ Испаніи и занять страну французскими войсками. Онъ хотіль явиться въ Эрфуртъ въ полномъ блескъ своего величія и повезъ туда лучшія силы «французской комедіи», предварительно условившись обо всёхъ спектакляхъ съ директоромъ придворныхъ театровъ Дазенкуромъ. Тотъ хотвлъ сначала поставить «Гоеолію», но Наподеонъ посмъялся наль его наивностью и назначиль прежде всего «Цинну», гдф высказываются такія мысли: «всф государственныя преступленія, какія совершають для пріобр'єтенія короны, прощаются, когда небо даеть ее. Надъвшій ее дълается священнымъ лицомъ, прошедшее его оправдано, въ будущемъ ему все позволено. Кто достигнетъ вънца, не можетъ быть виновенъ; что бы онъ ни дълалъ -- онъ неприкосновенъ».

Свита Наполеона была огромная и блестящая. Талейранъ составиль предварительный проекть договора съ Россіей. Александръ прибыль также съ цёлымъ дворомъ, съ нимъ были великій князь Константинъ, графы Румянцевъ, Толстой, оберъ-гофмаршалъ генералъ Толстой, Ожаровскій, Шуваловь, Уваровь, князья Волконскій, Трубецкой, Гагаринъ, Голицынъ, генералъ Хитрово, Сперанскій, Лабенскій, Бетманъ, Жерве, Греидеманъ, Шредеръ, принцъ Леопольдъ Саксенъ Кобургскій, русскій генераль и будущій бельгійскій король. Изъ царствующихъ фамилій събхались — короли саксонскій, баварскій, виртембергскій, герцоги: Саксенъ-Веймарскій съ наслъднымъ принцемъ, съ Гёте и Виландомъ, Саксенъ-Готскій, Ольденбургскій, Мекленбургъ-Шверинскій, Стрелицкій, герцогиня Саксенъ-Гильдбургаузенская, принцы: Дессау, Вальдекъ, Гомбургъ, Рейссъ, Рудольштантъ, Гессенъ и др., наслъдникъ Баденскій съ принцессою Стефаніею, наслідникъ Дармитадтскій, герцогиня Виртембергская и пр. Талейранъ находить, что поклонение Наполеону, хотя вынужденное и притворное, доходило до чудовищныхъ размъровъ. «Низость не была никогда такъ геніальна, она подала мысль устроить охоту на томъ самомъ мъсть, гдъ происходило сражение при Іенъ; согнанные туда кабаны, олени и другіе звъри должны были напоминать побъдителю знаменитую битву. Кто имълъ больше причинъ быть недовольнымъ Наполеономъ, тотъ всъхъ громче прославляль его счастіе, великое назначеніе, посланное ему свыше. Болъе всего расточали лесть владътельныя особы».

28-го сентября императоръ Александръ I возвъстилъ о своемъ прибытіи. Онъ ночевалъ въ Веймаръ. Наполеонъ съ своею свитою, адъютантами и генералами въ полной парадной формъ поъхалъ къ нему на встръчу. При встръчъ они обнялись съ нимъ дружескимъ образомъ. Наполеонъ проводилъ Александра въ назна-

ченное ему помъщеніе, гдъ были собраны предметы, какіе императоръ привыкъ видъть вокругъ себя. «Я ждалъ во дворцъ возвращенія Наполеона. Онъ казался очень доволенъ первымъ впечатлъніемъ и ждалъ хорошихъ послъдствій отъ свиданія, но сказалъ, что не следуетъ только спешить. Едва онъ успель переодеться, какъ прібхаль Александръ, Наполеонъ представиль ему меня.-«Это старый знакомый, сказаль императорь: я очень радь его видъть и надъялся, что встръчусь съ нимъ». Я хотълъ удалиться, но Наполеонъ, не желая вести разговора о серьезныхъ предметахъ, велёль мнё остаться. Императоры начали съ большимъ участіемъ разспрашивать другъ друга о своихъ семействахъ, объ императрицахъ Елисаветъ и Жозефинъ, о великой княгинъ Аннъ, принцессъ Боргезе и др. ». Проводивъ гостя, Наполеонъ еще разъ подтвердилъ, что не надо торопиться съ переговорами. Вечеромъ Талейранъ быль у принцессы Туръ-и-Таксисъ, куда прівхаль и Александрь чрезвычайно любезный, попросиль чаю и сказаль, что будеть пріъзжать къ ней послъ спектакля, чтобы пріятно кончить день. Наполеонъ распредълилъ програму первыхъ дней такъ, что не было времени говорить о серьезныхъ дёлахъ. Завтракъ его продолжался болъе двухъ часовъ, и на немъ онъ принималъ представлявшихся ему принцевъ и знаменитостей. Затъмъ слъдовала прогулка, посъщеніе замівчательных в мість вы городів и окрестностяхь и ученіе войскъ, на которомъ всегда присутствовалъ Александръ и его братъ Константинъ. Едва имъли время переодъться къ объду и день оканчивался спектаклемъ.

Талейранъ описываеть подробно бесёду Наполеона съ Гёте и ручается за ея достовърность, потому что записаль ее въ то же утро, а потомъ прочель ее объдавшему у него въ этотъ день писателю, подтвердившему все, что было сказано. Между тъмъ самъ  $\Gamma$ ёте, въ своихъ воспоминаніяхъ, приводить только нъсколько строкъ объ этой бесёдё, неохотно говорить объ ней съ своимъ другомъ Эккерманомъ и отвъчаетъ уклончиво даже на вопросы герцога Веймарскаго. Поэтому неудивительно, что и Эккерманъ только вскользь упоминаеть объ этой бесёдё, какъ фанатикъ, доходившій до фетишизма въ своемъ поклоненіи передъ Гёте, не только увърявшій, что онъ «поумнёль и ущель впередъ на нёсколько лёть отъ словъ писателя», но что «самая близкость къ нему действуетъ образовательно, даже когда онъ не говорить ни слова». Но бесъду эту иначе передають и нъмець Мюллерь въ своихъ «Воспоминаніяхъ», и французъ Делеро. Разсказъ Талейрана, кажется, правдоподобнъе: дипломату не зачъмъ было ни преувеличивать, ни уменьшать значеніе бесёды. Мы приведемь изъ нея главные предметы, сопоставивъ разсказъ Талейрана съ показаніями самого Гёте. Поэтъ говорить, что когда его пригласили въ комнату, гдъ завтражаль Наполеонъ, тотъ внимательно посмотрълъ на него и сказалъ: «вы человъкъ вполнъ», затъмъ спросилъ сколько ему лътъ, и на отвътъ: шестьдесятъ — замътилъ «вы хорошо сохранились». Все это не совсъмъ натурально. Талейранъ приводитъ бесъду въ такомъ видъ:

- Господинъ Гёте, я очень радъ видъть васъ.
- Государь, я вижу, что во время путешествій, ваше величество не оставляете безъ вниманія и мелкіе предметы.
  - Я знаю, что вы первый трагическій поэть Германіи.
- Вы несправедливы къ нашему отечеству, государь: у насъ великіе люди—Шиллеръ, Лессингъ, Виландъ.
- Признаюсь, что не знаю ихъ; я прочелъ только исторію тридцатильтней войны и нахожу, что изъ нея нельзя выкроить драмы даже для бульварныхъ театровъ.

Гёте изъявилъ сожальніе, что императоръ, такъ строго судитъ объ одномъ изъ современныхъ геніевъ. Наполеонъ пожелаль видьть Виланда и пригласилъ Гёте прівзжать по вечерамъ въ театръ смотръть хорошія французскія трагедіи. Обо всемъ этомъ, Гёте въ своихъ запискахъ ни говоритъ ни слова и на сообщеніе, что онъ перевелъ «Магомета», приводитъ только отзывъ Наполеона, что это «неважная пьеса». Потомъ императоръ спросилъ: счастливъ ли вашъ народъ?—У него много надеждъ,—отвъчалъ Гёте и, на приглашеніе Наполеона—описать впечатльніе производимое эрфуртскими праздниками, замътилъ: «чтобы принять на себя такой трудъ, нужно взять перо одного изъ древнихъ писателей». Это повело къ признанію Наполеона, что онъ не любитъ Тацита. Затъмъ онъ посовътовалъ Гёте, если тотъ напишетъ что-нибудь объ Эрфуртъ, посвятить Александру.

- Это не въ моемъ обычать, отвъчалъ Гете, съ тъхъ поръ какъ я началъ писать, я поставилъ себъ за правило—не дълать никакихъ посвященій, чтобы потомъ не раскаяваться въ этомъ.
- Великіе писатели въка Людовика XIV думали однако иначе,— замътилъ императоръ.
- Совершенно върно, но ваше величество не поручитесь за то, чтобы они никогда въ этомъ не раскаявались.

Послѣ вопроса о Копебу, аудіенція кончилась, но Гёте увѣряеть, что Наполеонъ говориль съ нимъ о «Вертерѣ» и даже указаль на одно мѣсто въ романѣ, которое находиль не совсѣмъ естественнымъ. Какъ объяснить это противорѣчіе въ показаніяхъ двухълицъ, не имѣвшихъ причинъ говорить неправду? Все это приводить только къ печальнымъ результатамъ изслѣдованій о степени достовѣрности историческихъ документовъ. Если два лица, присутствовавшія на одномъ разговорѣ передаютъ его совершенно различнымъ образомъ, что же сказать о хроникахъ и первоисточни-

кахъ, откуда исторія заимствуєть факты, на основаніи которыхъ строитъ цѣлыя теоріи? Записки Талейрана поддѣлывали еще прежде ихъ обнародованія. Усердный другъ переписаль ихъ, чтобы охранить отъ фальсификаціи. Но кто повѣряль переписчика? не перепуталь ли онъ эпизоды бесѣдъ? Наполеонъ видѣлся еще съ Гёте на балу 6-го октября. Наконецъ, почему самъ великій писатель относится съ такимъ олимпійскимъ умалчиваніемъ къ бесѣдѣ, которую онъ долженъ былъ бы передать гораздо тщательнѣе и подробнѣе, чѣмъ дипломатъ, которому нѣтъ никакого дѣла до поэтовъ и поэзіи... На всѣ эти вопросы мы конечно, не можемъ дать отвѣта.

Особое внимание обращаеть Наполеонъ на трагедии, даваемыя въ Эрфуртъ передъ партеромъ коронованныхъ лицъ. Онъ самъ выбиралъ пьесы и приказывалъ актерамъ подчеркивать въ нихъ тѣ мъста, которыя можно было отнести къ нему лично или къ положенію современныхъ дёль. Такъ въ расиновскомъ «Митридатѣ» всъ слова понтійскаго царя о томъ, что отъ него Римъ не отдъленъ непреоборимыми стънами и всъ пути къ нему хорошо извъстны-примънялись къ замышляемому Наполеономъ походу на Англію. Въ «Ифигеніи» Тальма съ особеннымъ выраженіемъ произносиль стихи: «Достаточно, когда намъ говорить честь, она должна быть нашимъ оракуломъ. Хотя боги и всемогущи, но наша слава-въ нашихъ собственныхъ рукахъ. Для чего же намъ заботиться о томъ, что приказывають боги? Будемъ старалься, подобно имъ, сдълаться безсмертными и, предоставя все судьбъ, поспѣшимъ туда, гдѣ наша доблесть объщаетъ намъ блестящую судьбу, которая сравняеть насъ съ богами». Но любимою трагедіею Наполеона быль «Магометь», гдв во многихъ сценахъ можно было найти сходство между пророкомъ и императоромъ. Всѣ взоры обращались на Наполеона, когда въ первомъ актъ читались стихи: «Всъ смертные равны между собою по рожденію, и только доблесть дёлаеть между ними разницу. Онъ принадлежить къ тёмъ лицамъ, которымъ покровительствуютъ небеса и которые всъмъ обязаны самимъ себъ, а не своимъ предкамъ. Таковъ человъкъ, кого я избралъ своимъ повелителемъ. Онъ одинъ въ цъломъ свътъ заслуживаеть это и каждый должень ему повиноваться». Нъмецкіе князья приміняли къ себі стихи произносимые Лафономъ мрачнымъ голосомъ: «Римская имперія распалась на части, влачащія печальное и безславное существованіе. Воздвигнемъ на этихъ развалинахъ новую имперію». Особенно поражали зрителей заключительные стихи монолога:

«Да, нужны новый культь и новые оковы.

Зала разражалась рукоплесканіями при словахъ: «Кто сдёлалъ его повелителемъ? Кто короновалъ его?—Побёда. Но къ имени

<sup>«</sup>Міръ бродить въ темнотъ-ему богь нуженъ новый».

завоевателя и тріумфатора онъ хочеть присоединить и имя миротворителя». «Въ Эдипъ», при стихъ: «дружба великаго человъка— даръ боговъ»—Александръ всталъ съ своего мъста и взялъ руку Наполеона. Можно представить себъ, какой восторгъ возбудилъ въ зрителяхъ этотъ поступокъ.

Вл. Зотовъ.

(Окончаніе въ слыдующей книжкы).





## критика и библіографія.

Историческое Обозрѣніе. Сборникъ Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ за 1890 г. Томъ первый. Спб. 1891.

СТОРИЧЕСКОЕ Общество при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университет возникло въ 1889 г. по иниціатив профессора Н. И. Кар вева. Въ март втого года, небольшой кружокъ преподавателей исторіи на историкофилологическомъ факультет и въ н в которыхъ другихъ учебныхъ завед в на выработалъ проектъ устава Историческаго Общества, который и былъ внесенъ въ историко-филологическій факультетъ при особой записк в, мо-

э тивировавшей необходимость такого общества и подписанной десятью профессорами. Проекть быль принять какь факультетомъ, такь и университетскимъ советомъ, после чего осенью того-же года состоялось утвержденіе устава г. министромъ народнаго просв'єщенія. Историческое Общество поставило себъ такія задачи: а) изслъдованіе научныхъ вопросовъ изъ всьхъ областей русской и всеобщей исторіи, b) разработку теоретическихъ вопросовъ исторической науки и с) обсуждение вопросовъ, имъющихъ соприкосновеніе съ преподаваніемъ исторіи въ учебныхъ заведеніяхъ. Для достиженія предположенныхъ цёлей Общество имфетъ право: а) устроивать для научныхъ сообщеній публичныя собранія, b) открывать платныя и безплатныя публичныя чтенія, с) устроивать съйзды, d) печатать свои труды въ видй отдёльныхъ сборниковъ и періодическихъ изданій, е) предлагать задачи и ва разрешение ихъ выдавать денежныя преміи и медали. Въ истекшемъ году Общество воспользовалось только правомъ устроивать публичныя собранія и правомъ печатать свои труды. Рефераты, читанные на общихъ собраніяхъ, касались всёхъ задачь, поставленныхъ Обществомъ. Но мы не будемъ распространяться объ этихъ рефератахъ, такъ какъ объ однихъ изъ нихъ было въ свое время сказано на страницахъ «Историческаго Въстника», а другіе помѣщены въ «Историческомъ Обозрѣніи», на которомъ мы и остановимся.

«Историческое Обозрѣніе» состоить изъ двухъ отдѣловъ. Въ нервомъ изъ нихъ мы находимъ 8 статей, обворъ иностранныхъ историческихъ журналовъ и историческую хронику. Изъ восьми основныхъ статей четыре посвящены обозрѣнію новыхъ трудовъ по той или другой части исторіи. Вотъ эти статьи: «Новъйшія работы по исторіи французской революціи» Н. И. Каръева, «Новыя явленія въ области разработки древней исторіи» А. И. Покровскаго. «Обворъ современнаго состоянія польской исторіографіи» А. И. Павинскаго и «Новые труды по вопросу о земельной собственности во Франкскомъ государствъв С. Л. Степанова. Статья проф. Н. И. Каръева представляетъ подробный обзоръ всего, что слёдано для изученія французской революціи за последніе два года. Стараясь выяснить общее направленіе этихъ работь, авторъ въ то же время даетъ богатыя библіографическія указанія, сопровождая чуть не каждый упоминаемый имъ трудъ характеристикой и опънкой его, такъ что статья Н. И. Карбева окажетъ несомненную услугу всякому, кто пожелаеть взяться за изучение французской революціи. Большой интересъ возбуждаетъ и статья А. И. Покровскаго, который пытается доказать ложность того взгляда, что «историческія судьбы античнаго міра достаточно извъстны, что въ будущемъ возможно лишь выяснение подробностей, не имфющихъ существеннаго значенія, что роль эллиновъ и римдянъ въ исторіи человъчества окончательно опредълилась» (стр. 165). И надо отдать справедливость г. Покровскому — онъ блестяще доказаль своей статьей, что «античная исторія не только не выродилась, не отжила свой вісь, а напротивь, недавно лишь начала жить настоящей жизнью» (ibid). Дело въ томъ, что до последняго времени исторія Греціи и Рима находилась въ плену у филологовъ, которые съ одной стороны внесли въ нее схоластическую сущь, столь свойственную ихъ наукв, а съ другой стороны по ихъ винъ греки и римляне были возведены на какой-то пьедесталь, и до последнихъ леть никто почти не взглянуль на нихъ съ той обще-исторической точки эрвнія, которая прилагалась къ другимъ народностямъ. А. И. Павинскій въ своей отать товорить преимущественно о діятельности Львовскаго Историческаго Общества, которая выразилась главнымъ образомъ въ изданіи спеціальнаго историко-критическаго журнала «Kwartalnik histoгусилу» и въ созваніи събала польскихъ историковъ, происходившаго въ іюль 1890 г. во Львовь. Во второй части своего обвора авторъ говорить о новыхъ трудахъ по исторіи Польши, принадлежащихъ Смолькѣ, Пѣкосинскому, Малецкому и др. Нъсколько отличается отъ вышеназванныхъ статей статья С. Л. Степанова. Въ то время какъ три первыхъ автора только указывають на существующія въ наукі направленія и приводять боліве или менье полный перечень новыхъ трудовъ по выбраннымъ ими вопросамъ, С. Л. Степановъ подъ заголовкомъ «Новые труды по вопросу о земельной собственности во франкскомъ государствъ» даетъ обстоятельный, документальный разборъ последнихъ трудовъ Фюстель-де-Куланжа и Глассона, представителей двухъ діаметральнопротивуположныхъ взглядовъ на данный вопросъ. Фюстель-де-Куланжъ, какъ извъстно, выступилъ противъ гипотезы объ общинномъ землевладении у франковъ и целымъ рядомъ блестящихъ изследованій доказаль всю неосновательность такого предположенія. Разумъется, на него ополчилась цълая армада сторонниковъ разбитаго ученія, но геніальный ученый вышель изъ этой борьбы побёдителемь, доказавь, что его противники не могутъ документально подтвердить своихъ предположеній. Правда, они ссылаются на некоторые тексты, но убедительность этихъ ссылокъ сильно поколеблена такимъ отзывомъ Фюстель-де-Куланжа о последнемъ труде Глассона, главнаго его противника: «Изъ 45 текстовъ 13 ничего не имъютъ общаго съ защищаемымъ положеніемъ, а 32 доказываютъ противуположное. Ни одинъ изъ нихъ не содержитъ даже намека на общинный порядокъ. Итакъ, изъ 45 цитатъ нѣтъ ни одной точной. Исторія-не искусство; она-наука, и ся первый законь, какъ во всёхъ наукахъ, точность. Трудъ г. Глассона, стремясь доказать общинный порядокъ, даетъ самое върное свидътельство того, что этого порядка не было. Онъ есть пробный камень нашихъ изысканій и подтверждаетъ ихъ». Конечно, такое пораженіе возмутило Глассона, и его отвёть Фюстель-де-Куланжу вышель очень сердитый, но, къ несчастію, отвѣть этоть опоздаль,—когда онъ быль напечатанъ, Фюстель-де-Куланжъ уже умеръ. С. Л. Степановъ своей статьей окончательно добиваеть Глассона: тщательно и безпристрастно разобравъ всв тексты, приводимые этимъ ученымъ. С. Л. Степановъ во-очію показалъ, что изъ нихъ, дъйствительно, никакъ не выведещь общины у франковъ въ Меровингскую эпоху. Но съ другой стороны нашъ молодой ученый чуждъ и сленого преклоненія передъ Фюстель-де-Куланжемъ: признавая геніальность и громадныя заслуги этого великаго врага общины, онъ въ то же время указываеть и на некоторыя слабыя стороны и увлеченія его, предлагая при этомъ собственныя поправки, которыя имеють за себя очень много. Мы остановились довольно долго на стать в С. Л. Степанова, такъ какъ съ одной стороны она посвящена крайне важному и интересному вопросу, а съ другой, она является одной изълучшихъ статей сборника какъ по свътлости взглядовъ автора, такъ и по научности своей: она именно тъмъ и отличается отъ всёхъ предшествовавшихъ статей, что въ ней есть положенія, которыя прямо составляють достояніе науки.

Изъ остальныхъ четырехъ статей двв, принадлежащія перу проф. Н. И. Карвева, посвящены философіи исторіи. Эти статьи суть: «Разработка теоретическихъ вопросовъ исторической науки» и «Философія, исторія и теорія прогресса». Первая статья излагаеть сначала, какъ ставились до сихъ поръ данные вопросы въ научной и философской литературь, а затымъ выясняетъ ту постановку дёла, которую авторъ считаетъ наиболе правильной, и указываеть ту связь, которая обнаруживается между исторіей и другими науками при изученіи теоретическихъ вопросовъ исторической науки. Вторая статья должна «служить прямымъ дополненіемъ» къ первой, такъ какъ въ ней подробно разбирается вопросъ объ отношеніи исторіологіи къ философіи, вопросъ, задътый въ первой стать только слегка. Умъстить все содержание этой статьи въ несколькихъ строкахъ неть возможности, и потому мы ограничимся только выпиской указаній на предметь каждой изъ пяти главъ, на которыя распадается данная статья. Воть онв: І. Философія и наука.— II. Задача философіи исторіи.—III. Явленія, законы и принципы личной и общественной жизни.—IV. Безсознательная философія общества.—V. Теорія прогресса. Что касается до оценки этихъ двухъ статей, то мы подождемъ, пока авторъ соединить въ одно целое свои отдельныя изысканія, веденныя въ этомъ направленіи. Очевидно, что циклъ этихъ изысканій еще не законченъ, такъ какъ въ последнемъ заседании Историческаго Общества (13-го февраля 1891 г.) уважаемый профессоръ предложиль еще одинъ реферать подобнаго же содержанія, посвященный разбору отношеній между полити-

ческой экономіей и исторіей. Изъ остальныхъ двухъ статей «Историческаго Обозрвнія» одна, принадлежащая Г. В. Форстену и озаглавленная: «Къ вопросу о вившней подитикъ Швеціи въ 30-ти дътнюю войну», рисуеть сношенія между Густавомъ-Адольфомъ и Франціей на основаніи новыхъ, еще неизданныхъ документовъ, извлеченныхъ авторомъ изъ архива министерства иностранныхъ дълъ въ Парижъ. Вторая статья-«Маколей, какъ историкъ»написана П. Д. Погодинымъ и представляетъ попытку безпристрастно оцънить дъятельность Маколея, который «быль раньше побъдителемь; теперь же онъ превратился въ обвиняемаго, которому ставять въ упрекъ недодъланное, а о сдъданномъ умалчивають». Таково разнообразное содержание основныхъ статей въ первомъ томѣ «Историческаго Обозрѣнія». Жаль только, что среди всего другого мы не встрячаемь ни одной статьи по русской исторіи, но, по заявленію редакціи сборника, это явленіе случайное, и произошло единственно потому, что «объщанныя и заказанныя статьи, касающіяся исторіи Россіи или русской исторической литературы, не были своевременно получены». Что касается до обвора иностранныхъ историческихъ журналовъ, то онъ ограничивается перечнемъ ихъ названій, указаніемъ ихъ общаго характера и направленія и иногда сообщаеть подписную цену. Конечно, и такія свідінія нелишни, но хорошо было бы присоединить къ этому и перечень хотя-бы наибодее выдающихся статей, помещенных въ этихъ журналахъ за послёднее время, съ краткими указаніями на ихъ содержаніе и достоинства. Также нелишнимъ быль бы и обзоръ историческихъ статей, помъщенныхъ въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ, по образцу обзора статей этнографическихъ, даваемаго «Этнографическимъ Обозрѣніемъ». Полезенъ также быль бы и перечень отдёльныхъ трудовь по исторіи съ критической ихъ оцѣнкой. Необходимость такихъ обзоровъ весьма ощутительно чувствуется чемъ дальше, темъ больше, и органъ Историческаго Общества, именно, какъ намъ кажется, долженъ былъ бы принять такую потребность во вниманіе. Отділь исторической хроники довольно обширень и разнообразенъ. Въ немъ нахолимъ массу извъстій, могущихъ интересовать людей, причастныхъ къ исторіи; особенно интересны отчеты о диспутахъ прошлаго года, составленные весьма тщательно.

Второй отлель заключаеть въ себе сведения о томъ, какъ возникла мысль объ основании Исторического Общества при С.-Петербургскомъ университеть и какъ эта мысль осуществилась, затьмъ уставъ Историческаго Общества, протокоды засъданій Историческаго Общества за 1889—90 гг., къ которымъ прибавлены, въ видъ приложеній, краткіе пересказы или тезисы рефератовъ, читанныхъ на заседаніяхъ Общества и не напечатанныхъ въ «Сборникѣ». Затьмъ сльдуетъ проектъ «Систематическаго указателя исторической литературы»; этотъ указатель будетъ составленъ совокупными трудами спеціалистовъ отл'яльныхъ областей исторіи. При составленіи книги будуть иметься въ виду вообще потребности образованной публики, въ томъ числѣ преподавателей исторіи и студентовъ, поэтому въ библіографію эту должны попасть только такія сочиненія, которыя могуть считаться въ каждомъ отдълъ наиболъе важными и общими. Библіографическія указанія будутъ сопровождаться краткими характеристиками, въ коихъ на первомъ мъстъ должны стоять содержание книги и особенности ея отношения къ предмету. Указатель обниметь всю исторію оть первобытной культуры до нашихъ дней. Предпріятіе грандіозное, и, если оно удастся, то Историческое

Общество окажеть этимъ русской публикѣ неоцѣненную услугу. А что оно осуществится, за это ручаются имена ученыхъ, выразившихъ согласіе участвовать въ составленіи этого указателя. Пожелаемъ же добраго успѣха этому полезному начинанію. Сборникъ заканчивается краткимъ отчетомъ о дѣятельности Общества въ 1891 г. и спискомъ членовъ.

Таково содержаніе перваго тома «Историческаго Обозрѣнія», содержаніе, представляющее интересъ не для однихъ ученыхъ спеціалистовъ, но и для большинства образованной публики, которая, конечно, сочувственно встрѣтитъ дѣятельность новаго Общества, съ первыхъ же своихъ шаговъ такъ много обѣщающаго.

С. А—въ.

# В. Ренненкампфъ. Конституціонныя начала и политическія воззрѣнія князя Бисмарка. Кіевъ. 1890.

Изследованіе г. Ренненкамифа распадается на три отдела: въ первомъ излагается историческій очеркъ конституціонаго устройства, во второмъ — обозреніе основныхъ началъ представительнаго строя, наконецъ, содержаніе третьяго составляетъ выясненіе политическихъ возгреній кн. Бисмарка и ихъ значенія въ общемъ развитіи конституціоннаго права.

Первый отдёль, какь уже сказано, содержить въ себё историческій очеркъ конституціоннаго устройства; онъ начинается со времени великой французской революціи и доводится до нашихъ дней, такимъ образомъ обнимаеть собою цёлое столётіе. Однако, не смотря на это, очеркъ составленъ довольно кратко, что объясняется его назначениемъ служить въ видъ введенія къ изследованію г. Ренненкамифа. Излагая исторію представительства за последніе сто леть, авторь разсматриваемаго труда не редко высказываеть такія мивнія, съ которыми трудно согласиться. Такъ, на стр. 15 г. Ренненкамифъ говоритъ, что конституціонный порядокъ для всёхъ государствъ Западной Европы, кромф одной Англіи, «представляеть новое учрежденіе, требовавшее соотв'ятственнаго и полнаго преобразованія всего государственнаго и юридическаго строя». Но это мивніе не можеть быть принято, такъ какъ не соотвътствуеть дъйствительности. Извъстно, что не только въ Англіи, но также въ Швеціи и Венгріи представительство возникло на зарѣ ихъ исторической жизни, существовало въ продолжение многихъ въковъ, постоянно модифицируясь сообразно съ появленіемъ новыхъ условій государственнаго бытія названныхъ государствъ, дожило до нашего времени и было преобразовано въ современное конституціонное устройство безъ всякой ломки «всего государственнаго и юридическаго строя». Аналогія между упомянутыми государствами и Англіей увеличивается еще темъ, что и они имели свои великія хартіи вольностей, сослужившія роль краеугольныхъ камней въ ихъ зданіи политической свободы. Для Швеціи подобной хартіей быль знаменитый законь Königsbalken 1347 г., для Венгріи не менъе знаменитая Золотая булла 1222 г. При преобразовании же стараго конституціоннаго устройства въ современное (въ Швеціи въ 1866 г., въ Венгріи въ 1867 г.) никакой особенной ломки «всего государственнаго и юридическаго строя» не могло быть, такъ какъ оба названныхъ государства никогда не знали абсолютизма въ родъ французскаго или прусскаго, если не считать небольшаго промежутка времени въ ихъ исторіи (въ Швеціи — въ царствованіе Карла XI и XII, въ Венгріи — послѣ революціи

1848 г.). Но вѣдь и Англія имѣла Тюдоровъ, когда фактически парламентъ не существовалъ!

Говоря о значени Монтескье, въ качествъ творца и основателя теоріи конституціоннаго устройства и упоминая вскользь о Локкъ, какъ о предшественникъ Монтескье, г. Ренненкамифъ ни единымъ словомъ не упоминаетъ о настоящемъ творцъ теоріи раздъленія властей — извъстномъ Свифтъ, изложившемъ ее за 40 слишкомъ лътъ до изданія «Духа законовъ» Монтескье въ своемъ «Discourse of the Contests and Dissensions between Nobles and the Commons in Athens and Rome». По словамъ Янсена (Montequieu's Theorie von der Dreitheilung der Gewalten im Staate auf ihre Quelle zurüchgeführt, 1878), сходство между теоріей Свифта и Монтескье замъчается не только въ общихъ чертахъ, но также и въ деталяхъ, въ силу чего становится необходимымъ признать отсутствіе оригинальности въ возарѣніяхъ Монтескье на раздъленіе властей.

Мы не можемъ также согласиться съ г. Ренненкампфомъ, будто американская декларація 4-го іюля 1776 г., федеральная конституція 17 сентября 1787 г., «а еще болье конституціи отдыльныхы штатовы.... во многомы напоминали начала Руссо и общественнаго договора» (стр. 29). По нашему мивнію въ основу федеральной американской конституціи была положена теорія Монтескье, чімь и объясняется послідовательное проведеніе начала разделенія властей по этой конституціи. Что же касается до конституцій отдельныхъ штатовъ, то они выработались вполив исторически, давъ законодательную санкцію тому порядку вещей, который постепенно органивовался въ нихъ еще въ бытность ихъ англійскими колоніями. Правда, были попытки составить конституціи для англійских колоній въ Америкъ на основаніи разныхъ философскихъ системъ, напр. попытка Локка составить конституцію для Каролины, но изъ этого ровно ничего не вышло. Впрочемъ. и самъ г. Ренненкамифъ признаетъ въ другомъ мѣстѣ своей книгѣ (стр. 30), что американцы руководились при выработкі своей конституціи также и теоріей Монтескье, но въ такомъ случай слёдуетъ удивляться ихъ замёчательному искусству согласовать несогласуемое и примирять непримиримое. такъ какъ что можеть быть труднее, какъ согласовать воззренія конституціоналиста Монтескье и радикала Руссо, приверженца чистой демократіи и заклятаго врага всякаго представительства!

Точно также едва ли справедливъ г. Ренненкамифъ, утверждая, что «революціонная буря во Франціи прошла лишь по вершинамъ, не коснувшись корней», такъ какъ оказалось, что вся страна «покрыта историческими и соціальными отношеніями, изміненіе которых требуеть віковых в усилій» (стр. 30). Не говоря уже о томъ, что съ этимъ мивніемъ трудно согласовать заявленіе того же г. Ренненкамифа, высказанное имъ носколькими страницами далие (стр. 38), а именно, что «многое изъ разрушеннаго и исключеннаго было совершенно подорвано и негодно къ новой жизни, а съ другой стороны-многія начала, выработанныя и испытанныя въ революціонную эпоху, составили дійствительную потребность обществь, вполнів сознанную и необходимую для людей XIX въка», исторические факты противъ подобнаго мнвнія. Такія существенныя реформы, какъ прекращеніе кркпостнаго права, уничтожение привилегій дворянства и духовенства, конфискація дворянскихъ и церковныхъ вемель и образованіе цёлаго класса крестьянъ собственниковъ, уничтожение прежней системы мъстнаго управления и замъна еяновой, изданіе новыхъ гражданскаго и уголовнаго кодексовъ, чёмъ, какъ

извъстно, занимался еще конвенть, и пр. и пр. развъ не измънили въ корнъ «историческія и соціальныя отношенія» старой Франціи? Неужели, въ виду всего этого, можно говорить, что «революціонная буря»—этотъ одинъ изъ замъчательнъйшихъ переворотовъ въ исторіи человъчества, «прошла лишь по вершинамъ, не коснувшись корней»? Между тъмъ, г. Ренненкамифъ вполнъ убъжденъ въ противномъ, такъ какъ еще и въ другомъ мъстъ своего труда онъ повторяетъ ту же самую мысль, говоря, что «первая революція коснулась только политической (?) и, такъ сказать, наружной стороны государственнаго зданія, .... но не измънила ни коренныхъ воззръній народа, ни внутреннихъ основаній его жизни» (стр. 58).

Переходя къ исторіи конституціонныхъ учрежденій новъйщаго времени и приводя разные упреки по адресу Наполеона III, г. Ренненкамифъ замъчаеть, что хотя эти упреки въ частности довольно справедливы, но что, «обсуждая явленія съ болье широкой и объективной точки зрвнія» нельзя не признать, что политическая деятельность Наполеона III послужила «къ расширенію государственныхъ задачь и къ развитію либерально-демократическихъ началъ конституціоннаго порядка», такъ какъ Наполеонъ, избранникъ націи, провозгласившій народную волю основаніемъ своего господства и не разъ обращавшійся къ ней, «не могъ не вліять на положеніе правительствъ въ другихъ государствахъ Западной Европы». Другіе западно-европейскіе государи, взирая на плебисцитарный цезаризмъ французскаго императора, «не могли не искать сближенія съ народомъ на почев національнаго единенія, удовлетворенія его возросшихъ общественныхъ нуждъ, облегченія избирательныхъ условій и расширенія гражданскихъ правъ своихъ подданныхъ» (стр. 66 и след.). Далее приводятся примеры изъ исторіи западно-европейскихъ государствъ, долженствующіе уяснить благод тельное вліяніе «политической діятельности» Наполеона на развитіе представительныхъ учрежденій: въ числь ихъ имьются и такіе: «І'реція, подвергнувь пересмотру свою конституцію 1843 г., обнародовала въ 1864 г. новую и притомъ болье демократическую», затымъ «Швеція въ 1866 г. замынила свой сословный сеймъ настоящимъ народнымъ представительствомъ», наконецъ, «Румынія и Сербія окончательно приняли, усвоили и даже обновили конституціонно-представительныя формы правленія (первая въ 1866 г., вторая въ 1869 г.)». «Даже Турція (1856 г.) и Египетъ (1866 г.) сдёлали попытку ввести у себя современный типъ западно-европейской организаціи» (стр. 69). Спрашивается, причемъ тутъ Наполеонъ и его «политическая дъятельность»? Къ сожалвнію, авторъ не даеть на это никакого ответа.

Дѣлая характеристику положенія вещей въ современной Франціи и Германіи, г. Ренненкамифъ высказываетъ мнѣнія, съ которыми также трудно согласиться. Съ его точки зрѣнія въ области внутренняго управленія французской республики далеко не все обстоитъ благополучно, въ силу чего «есть основаніе думать, что во Франціи всѣ партіи недовольны настоящимъ ея положеніемъ» (стр. 72). Въ доказательство истинности этой мысли г. Ренненкамифъ приводитъ цитаты изъ сочиненій трехъ французскихъ писателей, придавая имъ такимъ образомъ значеніе выразителей общественнаго мнѣнія современной Франціи. Но кто же эти писатели? Такими являются Жюль Симонъ, Тарже и Наке. Что касается до перваго, то, будучи консервативнымъ республиканцемъ, онъ по своимъ воззрѣніямъ стоитъ совершенно изолированно среди французскихъ политическихъ партій и не можеть служить выразителемъ мнѣній ни республиканцевъ, ни монархи-

стовъ, темъ более, что деятельность его за последние годы (онъ заселаетъ въ сенатв) была болве или менве оппозиціонная, а следовательно и мненіе его не можеть служить образцомъ безпристрастія. Затёмъ Тарже также никоимъ образомъ не можетъ быть выразителемъ стремленій большинства французскаго населенія; достаточно прочесть выноску изъ его труда, приведенную въ книгъ г. Ренненкамифа, чтобъ убълиться въ односторонности и крайнемъ пристрастіи его воззрвній. «Наше республиканское правительство, говорить Тарже, -- служить примеромь и доказательствомь тому, что слабое правительство можеть быть сильно въ отношеніи зла; деспотизмъ и анархія уживаются вмёстё подъ его властью; сильное противъ слабыхъ и слабое противъ сильныхъ, оно само не можетъ охранять себя отъ того безпорядочнаго духа, который терпить и поощряеть». Наконець, третій писатель, это-Наке, тоть самый Наке, который еще такъ недавно скомпрометироваль себя участіемь вы пресловутомы буланжистскомы движеніи и діятельность котораго вмёстё съ деятельностью его патрона генерала Буланже была столь единолушно осуждена всеми благомыслящими французами на последнихъ нарламентскихъ выборахъ! Въ виду всего сказаннаго, мы сомнъваемся, чтобы слова названныхъ писателей могли являться авторитетными аргументами въ пользу мижнія г. Ренненкамифа о внутреннемъ состояніи современной Франціи. Но смотря довольно пессимистически на французскія діла, нашъ авторъ иначе относится къ современной Германіи. Эта послідняя находится, по его мейнію, «въ иномъ положеніи», такъ какъ «проникнута внутреннимъ единствомъ общихъ политическихъ интересовъ» и «соотвътствуетъ въковымъ стремленіямъ нъмецкихъ народовъ къ общегосударственной жизни». Правда, г. Ренненкамифъ приводитъ мевнія ніскольких вівмецких писателей, которымь внутреннее положеніе Германіи кажется далеко не въ розовомъ цвътъ, но эти мнънія, какъ «пристрастныя» оставляются имъ безъ вниманія, хотя и ничёмъ не опровергаются. По странной случайности, мнёнія действительно авторитетныхъ писателей, являющихся выразителями воззрѣній огромной массы нѣмецкаго населенія, ставятся г. Ренненкамифомъ ни во что, въ то самое время, какъ чисто личнымъ мнёніямъ трехъ французскихъ писателей онъ придаетъ огромное значеніе! Среди німецких писателей, цитируемых г. Ренненкамифомъ встръчается клерикалъ Бауеръ и либералъ Конст. Францъ, одинъ изъ извъстныхъ современныхъ публицистовъ. Какъ тотъ, такъ и другой имъютъ на своей сторонъ большинство нъмецкаго населенія. Извъстно, что партія центра (клерикалы) одна изъ могущественныхъ политическихъ партій въ Германіи (достаточно вспомнить, что она представляется въ рейхстагъ сто слишкомъ депутатами); недаромъ же самъ желъзный канцлеръ должень быль капитулировать предъ нею и пойти въ Каноссу, а современное германское правительство еще дальше идеть по пути компромисса съ нею. Точно также и либералы (національ-либералы, прогрессисты и демократы) являются очень сильной политической партіей, съ которой правительству всегда приходиться считаться. Игнорировать писателей названныхъ партій и считать ихъ мижнія пристрастными никоимъ образомъ не приходится, ужъ въ силу одного того, что большинство намецкихъ писателей принадлежить къ этимъ двумъ партіямъ. Да, наконецъ, и по существу нельзя согласиться съ мижніемъ г. Ренненкамифа относительно Германіи. Стоить только вспомнить такіе факты, какъ ужасающее развитіе милитаризма, а съ нимъ вмъстъ и пауперизма (бывшаго также продуктомъ эконо-

мической политики князя Висмарка, результатомъ которой явилось вздорожаніе предметовъ первой необходимости), затімь усиленіе соціализма (соціалистовъ въ нынѣшнемъ рейхстагѣ около 30 человѣкъ, чего до сихъ поръ еще ни разу не было въ Германіи), проявленіе время отъ времени духа сепаратизма и т. п., чтобъ усумниться въ истинности мижнія, будто внутреннее состояніе Германіи дучще внутренняго состоянія Франціи. Г. Ренненкамифъ говоритъ, что «императорская Германія, созданная счастивой рукой победителя, соответствуеть вековымь стремленіямь немецкихь народовъ къ общегосударственной жизни» (стр. 77). Да развъ о такой формъ объединенія мечтали німцы начала и середины нынішняго столітія? Стоить вспомнить, сколько трудностей предстояло побороть князю Бисмарку, чтобъ побудить южногерманскихъ нёмцевъ вступить въ союзъ. Даже въ эпоху такого сильнаго подъема немецкаго духа, какъ 1870 и 1871 гг. вопросъ о присоединеніи Баваріи къ Германіи съ трудомъ получиль свое раврѣшеніе въ баварскомъ ландтагъ! Да и теперь сепаратизмъ довольно силенъ въ южной Германіи, всегда тянувшей къ Австріи, а не къ Пруссіи, такъ какъ гегемоніи последней никогла не уледялось места въ идеалахъ неменкихъ объеминителей.

Второй отдёль книги г. Ренненкамифа посвящень обозрёнію основныхъ началь конституціонно-представительнаго строя. Здёсь авторь говорить о личныхъ правахъ и о народномъ суверенитете, выясняеть понятіе государства и государственной власти, разсматриваеть теорію раздёленія властей, посвящаеть нёсколько главь народному представительству, всеобщему голосованію, охраненію правъ меньшинства и парламентарной системё. Названный отдёль написань очень живо и хотя сравнительно кратокъ, но видно, что авторь пользовался при его составленіи всею литературою предмета. Не можемъ однако не замётить, что, излагая теорію раздёленія властей и говоря о болёе древнихъ предшественникахъ Монтескье, какъ, напримёръ, объ Аристотелё и Гуго Гроціи, авторъ поступаеть неправильно, забывая римскаго историка Полибія, воззрёнія котораго гораздо ближе подходять къ воззрёніямъ Монтескье, чёмъ воззрёнія, напримёръ, Аристотеля.

Третій отділь посвящень политическимь мнініямь князя Бисмарка и представляеть большой интересь. Онъ начинается съ выясненія общей характеристики князя Бисмарка, какъ государственнаго деятеля въ области внутренней политики. Затъмъ слъдуетъ изложение возгръний Бисмарка на основныя начала правительства и народнаго представительства, въ частности на государство и церковь, на государственную власть вообще и на королевскую въ особенности, на министровъ и министерскую отвътственность, на государственный бюджеть и на рабочій вопрось, на нижнюю и верхнюю палаты, на свободу парламентскихъ преній, на выборы депутатовъ и на всеобщее голосованіе. Отдёль составлень на основаніи изданныхь парламентскихъ ръчей и переписки князя Бисмарка, причемъ г. Ренненкампфъ старается свести отрывочныя политическія воворінія знаменитаго канцлера, разсвянныя въ его многочисленныхъ рвчахъ, въ одно систематическое цёлое, относясь неоднократно критически ко многимъ мейніямъ Бисмарка и указывая на частыя противоръчія въ его словахъ. Въ виду того, что на русскомъ языкъ до сихъ поръ ничего подобнаго не было, нельзя не признать, что трудь г. Ренненкамифа представдяеть не малую ивниость и прочтется многими съ интересомъ.

В. Латкинъ.

Новый источникъ для исторіи Авинъ. Aristotel on the constitution of Athens, ed. by F. G. Kenyon. Printed by order of the trustees of the British Museum. 1891.

У всёхъ свёжо еще въ памяти то впечатленіе, которое было произведено на весь читающій людъ вообще и на міръ медвинискій въ частности, отпеломляющею вёстью о чудесномъ открытіи доктора Коха. И вотъ, не успёло еще это впечатлёніе изгладиться, какъ телеграфъ принесъ намъ новое сенсаціонное извёстіе, — на этотъ разъ касающееся міра филологическаго. Нёсколько недёль тому назадъ, администрація британскаго музея черезъ посредство газетъ объявила, что въ рукописномъ отдёлё названнаго учрежденія имѣется папирусъ съ весьма полнымъ текстомъ аристотелевскаго трактата «О государственномъ устройстве Аеинъ» ('Авдустом год тей), — трак тата, считавшагося до сихъ поръ безвозвратно утраченнымъ. Въ настоящее время древній текстъ этотъ въ изящномъ изданіи, которое редижировано однимъ изъ библіотекарей британскаго музея г. Кеніономъ, успёлъ уже облетёть всё цивилизованныя страны, прочтенъ большинствомъ заинтересованныхъ въ дёлё спеціалистовъ и нёкоторыми изъ нихъ даже оцёненъ въ періодической печати, насколько, разумёстся, такая оцёнка теперь возможна.

Къ сожалѣнію, исторія открытія любопытной рукописи не вполнѣ выяснена. Вѣроятно, на то есть свои причины, и мы далеки отъ мысли дѣлать какой-либо упрекъ тѣмъ лицамъ, которыя находятъ нужнымъ держать покамѣсть это дѣло въ секретѣ. Во всякомъ случаѣ, имѣются достаточныя гарантіи въ пользу подлинности папируса, такъ что можно приступить къ изученію новаго памятника древне-греческой литературы, безъ опасенія сдѣлаться жертвою беззастѣнчивой мистификаціи. А по содержанію своему, памятникъ этотъ глубоко интересенъ и стоитъ того, чтобы съ нимъ ознакомиться во всѣхъ подробностяхъ. Не только филологъ-классикъ, но и еще въ гораздо большей степени историкъ найдетъ въ немъ для себя много поучительнаго,—много такого, что способно пролить совершенно новый свѣтъ на различныя событія древне-греческой исторіи, и мы надѣемся, что читатель не посѣтуетъ на насъ, если мы позволимъ себѣ остановить его вниманіе на этомъ предметѣ.

Манускринть, заключающій въ себ' трактать «О государственномъ устройствъ Аеинъ» не совсъмъ полонъ въ началъ, но, повидимому, эта неполнота не есть результать порчи или искаженія, а напротивь, представляетъ плодъ сознательныхъ намфреній переписчика. Разсказъ начинается короткимъ упоминаніемъ о послёдствіяхъ «килонова грёха», причемъ авторъ вкратив обрисовываеть соціально - экономическое положеніе Аттики въ VII стол. и говорить о той реформъ, которая мало-по-малу низвела царское достоинство въ Аеинахъ на степень срочной, отвътственной магистратуры и превратила аттическую монархію въ аристократію. Важною, досель неизвъстною, подробностью является сообщаемое Аристотелемъ въ этомъ мъстъ извъстіе о существованіи должностей палемарха и архонта уже въ царскій періодъ, по крайней мірь при Медонтидахъ, такъ что, стало быть, архонтство отнюдь не есть некій новый институть, возникающій только съ формальнымъ упраздненіемъ царской власти, а напротивъ — древняя магистратура, успъвшая лишь съ теченіемъ времени расширить первоначально тёсные предёлы своей компетенціи.

Аристотель останавливается довольно подробно на законахъ Драконта, которые онъ, вопреки общепринятой хронологіи, пріурочиваеть ко времени послъ заговора Килона. До сихъ поръ мы обладали самыми скудными данными для исторіи драконтова законодательства. Господствовало убъжденіе, что это даже и не было законодательство въ собственномъ значенія слова, а лишь кодификація обычнаго права, и что во всякомъ случай оно не затрогивало сферы политическихъ отношеній и не касалось государственнаго устройства Аеинъ. Вновь найденный памятникъ свидътельствуетъ о противномъ и вообще дивнымъ свётомъ озаряеть эту темную страницу греческой исторіи. Оказывается, что Драконть въ значительной мере упорядочиль отношенія между отдёльными классами граждань, что онь не мало расшириль кругь липь, пользовавшихся правомъ непосредственнаго участія въ дълахъ правленія, что онъ реорганизоваль систему должностныхъ выборовъ и назначеній, положивъ въ ся основаніе тимократическій принципъ, что онъ, наконецъ, учредилъ Совътъ Четырехсотъ, возникновение котораго единогласно до сихъ поръ всёми относилось ко временамъ Солона, и опредёлиль права народныхъ собраній, предоставивь ареопату верховное наблюденіе ва ненарушимостью действующих законовъ. Лишь одной области не коснулся Праконть: онъ не попытался уладить острыя отношенія между богатыми собственниками поземельныхъ владеній съ одной стороны и пролетаріями, находившимися у нихъ въ въчной кабалъ за неоплатные долги, -- съ другой. Снять съ государства это тяжелое бремя, излечить эту безпокойную язву, служившую причиной постоянныхъ смуть и междоусобій, предстояло Солону.

Тѣ главы аристотелевскаго сочиненія, которыя посвящены изложенію солоновыхь мѣропріятій, полны глубокаго, захватывающаго интереса и вдвойнѣ драгоцѣны для науки,—какъ историческое свидѣтельство неизмѣримой важности и какъ рѣдкое по богатству историко-литературнаго матеріала мѣсто. Здѣсь имѣется нѣсколько фрагментовъ изъ стихотвореній Солона. Иные изъ нихъ совершенно новы, другіе представляютъ любопытные варіанты уже извѣстныхъ отрывковъ, третъи воспроизводятъ передъ нами извѣстное въ большей полнотѣ и исправности. Останавливаться на частностяхъ я не буду по недостатку мѣста и лишь замѣчу вообще, что, если въ нашихъ руководствахъ по исторіи и греческимъ древностямъ отдѣлы о царскомъ періодѣ древнихъ Аеинъ и о драконтовомъ законодательствѣ должны быть теперь переработаны заново, то и ходячія представленія о солоновой реформѣ также на основаніи показаній нашего памятника подвергнутся, несомвѣнно, многимъ измѣненіямъ.

Во время путешествія, предпринятаго Солономъ послів совершенных преобразованій, была сділана архонтомъ Дамасіємъ попытка захватить въ свои руки тираннію. Дамасій въ теченіе двухъ слишкомъ літъ не слагалъ съ себя званія перваго архонта и былъ устраненъ только при дружныхъ усиліяхъ всіхъ классовъ государства, послів чего въ продолженіе цілаго года правили десять архонтовъ. Новый фактъ этотъ, ставшій извістнымъ нісколько раньше, благодаря берлинскому фрагменту разсматриваемаго сочиненія, нынів предстаетъ передъ нами въ отчетливомъ и ясномъ изложеніи, которое не оставляетъ міста ни для какихъ сомнівній.

О тиранніи Писистрата Аристотель не сообщаеть намъ ничего новаго, но его разсказъ о дальнъйшемъ ходъ развитія формъ государственной жизни въ Анинахъ блещетъ изумительными подробностями. Особенно интересна та роль, которую онъ въ дёлё конечнаго ограниченія компетенціи ареопага приписываетъ Оемистоклу. Какъ извъстно, наши источники говорять очень кратко и глухо объ этомъ важномъ моментв въ развитіи авинской демократіп. Теперь мы узнаемъ, что последній ударъ древнему аристократическому учрежденію быль нанесень въ 462 г. до Р. X. и что такъ называемая эфіальтова реформа совершилась при деятельномъ участіи саламинскаго героя. который въ то время находился еще въ Анинахъ. Оемистоклъ быль однимъ изъ членовъ коллегіи ареопагитовъ и зналь, что ему грозить въ скоромъ будущемъ процессъ по обвинению въ мидизмѣ. Чувство самосохранения заставило его выступить противъ того органа правительственной власти, которому подлежало разследование его вины. Съ обычною своею хитростью онъ сумъдъ ускорить ходъ событій и ловко подстрекнуль Эфіальта начать походъ противъ ареопага раньше, нежели тотъ предполагалъ. Въ Совътъ Пятисоть, а затёмъ въ народномъ собраніи, онъ энергично поддерживаль своего союзника, и дело окончилось темъ, что изъ веденія ареопага была изъята большая часть важнёйшихъ дёлъ, а функціи этого учрежленія были распредёлены между Совётомъ Пятисотъ, экклесіею и судебными институтами.

Разъ былъ сокрушенъ главный оплоть консервативной партіи, ничто уже не мѣшало вырожденію демократіи въ буйную охлократію, и только сильная воля Перикла способна была еще до нѣкоторой степени сдерживать народныя страсти и на время отсрочить окончательный упадокъ формъ аеинскаго государственнаго строя. Но не таковы были послѣдующіе демагоги,—Клеонъ, Клеофонтъ и др., подъ гибельнымъ вліяніемъ которыхъ аеинская государственная жизнь неудержимо стремится подъ уклонъ. Аристотель не скрываетъ своихъ политическихъ симпатій и антипатій и категорически заявляетъ, что всѣ люди, въ которыхъ еще не умерли гражданскія доблести,—которые еще могли воодушевляться патріотическими чувствами, тяготѣли къ Никію, Өукидиду (сыну Мелесія) и Өерамену, тогда какъ народною партіею руководили однѣ мелкія страсти и низкія побужденія. Онъ согласенъ поэтому съ Өукидидомъ (историкомъ) въ оцѣнкѣ правленія пяти тысячъ, смѣнившаго собою олигархію четырехсотъ, и отзывается о немъ съ похвалою (гл. 33).

Историческій очеркь развитія анинской конституціи заканчивается въ нашемъ трактатѣ 403 годомъ. Съ 42-й главы начинается вторая часть сочиненія, представляющая собою систематическое описаніе того государственнаго устройства, которое существовало въ Анинахъ во дни самого автора. Это довольно сухое перечисленіе разнаго рода должностей, вѣдомствъ и учрежденій, съ указаніемъ ихъ правъ и обязанностей. Значеніе этого отдѣла, существенно поврежденнаго въ концѣ, въ извѣстной мѣрѣ умаляется тѣмъ обстоятельствомъ, что съ данными, которыя здѣсь собраны, мы были знакомы и раньше, благодаря различнымъ эпитоматорамъ, компиляторамъ и составителямъ словарей, черпавщимъ свой матеріалъ прямо или косвенно изъ разсматриваемаго трактата. Обзоръ завершается судебными учрежденіями, занимающими послѣднюю главу изданнаго текста (63-ю) и, повидимому, всѣ остальные столбцы рукописи (числомъ 7), оставшіеся неравобранными по причинѣ ихъ безнадежной фрагментарности.

Изъ этого краткаго пересказа содержанія вновь найденной рукописи читатель въ состояніи уразуміть, какое важное значеніе имість она для

политической и культурной исторіи Аеинъ. Пользуясь ею, мы можемъ теперь поставить факты на мёсто гипотезъ, внести поправки въ общепринятую хронологію, найти соединительныя звенья между событіями и явленіями, которыя доселё стояли въ нашихъ источникахъ особнякомъ, пополнить многіе пробёлы и недочеты, — словомъ, всячески исправить свои представленія о судьбахъ важнёйшей изъ греческихъ политій. Но работа эта отнюдь не легкая. Она требуетъ большей осторожности, она вывываетъ на критическую провёрку вообще всего историческаго матеріала, относящагося къ вопросу о государственномъ устройствё Аеинъ, а съ тёмъ вмёстё, разумёется, и на критическое изслёдованіе самого памятника, нынё возродившагося для новой жизни послё тысячелётняго сна въ нёдрахъ земли.

Въ предисловіи, которымъ издатель снабдилъ греческій текстъ трактата, есть указанія, позволяющія надѣяться, что вскорѣ будетъ обнародованъ новый томъ, гдѣ рядомъ съ неизвѣстными доселѣ фрагментами Гиперида, Демосеена, Исократа и др., мы найдемъ нѣсколько стихотвореній ямбографа Герода (или Геронда), котораго покамѣсть знаемъ почти что только по имени. Нельзя не пораловаться этому извѣстію,—тѣмъ болѣе, что для исторіи греческой ямбической поэзіи въ нашемъ распоряженіи имѣется самый скудный матеріалъ. Оказывается, что счеты съ древнимъ міромъ далеко не сведены и что не только въ области эпиграфики и археологіи, но и въ области античной литературы въ наше время возможны важныя, существенно обогащающія сокровищницу знанія, находки!

А. Н. Деревицкій.

Военная географія и статистика Македоніи и сосѣднихъ съ нею областей Балканскаго полуострова. Составилъ болгарскаго генеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Бендеревъ. Спб. 1891.

Русская литература не богата военно-географическими и статистическими изследованіями. Въ то время, какъ на Западе военная географія повсюду возбуждаеть живой интересь, наша печать какъ бы игнорируеть изученіе тіхъ странь и областей, которыя въ боліве или меніве близкомъ будущемъ могутъ стать театрами военныхъ действій. У насъ до сихъ поръ нътъ подробнаго и систематическаго военнаго обозрънія Германіи и только въ 1889 г. генералъ Щербовъ-Нефедовичъ пополнилъ существовавшій въ этомъ отношеніи пробъль относительно Австро-Венгріи. Лучшій военногеографическій обзоръ нашего западнаго пограничнаго пространства сдёланъ прусскимъ военнымъ писателемъ и хотя книга мајора Либерта переведена на русскій языкъ, но переводъ въ продажу не выпущенъ. Напрасно было бы искать въ нашей литературъ сгрупированныхъ военно-географическихъ и статистическихъ свъдъній объ Афганистант и Индіи, хотя не далье, какъ въ 1885 г. намъ угрожала война на этомъ театръ. Наконецъ, до самаго последняго времени мало чемъ пополнились литературныя сведенія о военной географіи и статистикъ государствъ Балканскаго полуострова, имѣвшіяся до кампаніи 1877—1878 гг. Отсутствіе военно-географическихъ работъ въ общей и спеціально-военной русской печати составляетъ, такимъ образомъ, несомнънный фактъ, который, до извъстной степени, можно объяснить только тёмъ, что все внимание нашихъ военныхъ писателей поглощено вопросами тактики и техники: ружейной, артилерійской, инженерной.

Въ виду указаннаго, несомижнио прискорбнаго, обстоятельства нельзя

не отнестись сочувственно къ попыткъ капитана Бендерева представить сводъ географическихъ и статистическихъ данныхъ о раздичныхъ государствахъ и областяхъ Балканскаго полуострова и объяснить военное значеніе этихъ данныхъ. Русское общество имфетъ много причинъ интересоваться Балканскимъ полуостровомъ и помочь ему въ этомъ отношеніи, безспорно, дело похвальное. Но, сочувствуя мысли капитана Бендерева, мы темь более сожалеемъ, что онъ осуществилъ ее не вполне, по нашему мненію, удачно. Нельзя отрицать, что есть что-то искусственное въ пріуроченіи всего изследованія къ сравнительно небольшой и не самой главной, въ военномъ отношеніи, части полуострова. Въ дъйствительности нътъ достаточныхъ основаній выделять Македонію изъ остальныхъ европейскихъ владеній Турціи, какъ нётъ ихъ и для того, чтобы, описывая Балканскій полуостровъ, сосредоточивать все внимание на Турции. При развитии своего довольно обширнаго труда г. Бендеревъ и самъ не разъ испытывалъ неудобства такого пріема. Ему, наприм'єрь, пришлось обойти восточный болгарскій театръ, а также румелійскій и тимокскій, а, главное, почти совсёмъ оставить въ сторонъ Оракію, которая, въ стратегическомъ отношеніи, безспорно. имъетъ первоклассное значение. Поставивъ Македонію въ центръ составленнаго имъ плана, авторъ, по необходимости, съузилъ свою работу и сосредоточиль свое вниманіе преимущественно на этой провинціи и на сосъднихь съ ней театрахъ въроятныхъ военныхъ дъйствій. Вся стратегическая часть книги состоить изъ разбора условій борьбы Греціи. Австро-Венгріи. Сербіи и Болгаріи съ Турціей изъ-за обладанія Македоніей, причемъ почему-то авторъ считаетъ, что во всёхъ случаяхъ провинція эта будетъ главнымъ театромъ операцій. Даже признавъ вмість съ авторомъ, что Македонія «жемчужина владеній султана въ Европе» нельзя все-таки понять отчего исключительнымъ объектомъ всёхъ главныхъ операцій должна быть эта «жемчужина», и еще менве понятно, отчего, напримвръ, Болгарія, въ случать войны съ Турціей, направить главныя силы не на Адріанополь и Константинополь, какъ это делалось всегда при наступлении со стороны Балканъ, а въ Македонію, чрезъ неудобные проходы Родопскихъ горъ. Такихъ невъроятныхъ предположеній въ книгъ не мало и большинство ихъ, если не вск, надо приписать неудачному плану, избранному авторомъ для военнаго обозрвнія Балканскаго полуострова.

Другимъ существеннымъ недостаткомъ изследованія г. Бендерева является постоянная примесь страстныхъ политическихъ разсужденій въ вопросамъ военной географіи и статистики. Начать съ того, что для правильнаго освещенія запутанныхъ политическихъ отношеній на Балканскомъ полуострове надо обладать известной компетентностью и необходимо разсматривать предметь съ полнымъ спокойствіемъ и безпристрастіемъ, какъ того требуетъ научное къ нему отношеніе. Между темъ, въ вопросахъ политики г. Бендеревъ является слишкомъ горячимъ газетнымъ публицистомъ и хотя онъ ратуетъ безусловно pour la bonne сайзе, но читатель, навёрное, все-таки предпочель бы поменьше политики. Затёмъ, пространныя политическія разсужденія вовсе и ненужны для достиженія основной цёли автора. Онъ долженъ дать наглядный очеркъ военнаго положенія Македоніи, а вопрось о томъ кому по справедливости должна принадлежать эта провинція, въ сущности, вопрось праздный для военнаго географа. И такихъ вопросовъ опять-таки не мало въ книге г. Бендерева.

При всемъ томъ мы желаемъ полнаго успѣха первому литературному опыту капитана Бендерева, такъ какъ собственно военно-географическая частъ изслѣдованія изложена вполнѣ удовлетворительно, въ тѣхъ рамкахъ, въ которыя авторъ счелъ нужнымъ поставить ее. Читатели найдутъ въ книгѣ также и подробный очеркъ вооруженныхъ силъ балканскихъ государствъ и если ихъ не всегда удовлетворятъ стратегическія соображеніи автора, то, во всякомъ случаѣ, они могутъ найти въ книгѣ всѣ данныя для самостоятельныхъ выводовъ въ этой области, представляющей собой синтезъ военнаго изученія страны.

Н—ій.

### А. Забълинъ. Въковые опыты нашихъ воспитательныхъ домовъ. Спб. 1891.

«По поводу стольтняго юбилея с.-петербургскаго воспитательнаго дома,—говорить авторь,—въ началь семидесятыхь годовь въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ мы высказывали свои соображенія объ улучшеній участи несчастнорожденныхъ дѣтей. Въ 1875 году мы издали эти мысли въ видѣ брошюры, нодъ заглавіемъ: «Вопросъ о незаконнорожденныхъ». Съ конца 1889 года, когда поднятъ былъ вопрось о преобразованіи воспитательныхъ домовъ, мы помѣстили рядъ статей объ этомъ предметѣ въ нѣсколькихъ газетахъ и журналахъ. Прислушавшись къ сужденіямъ печати и общества и миѣніямъ просвѣщенныхъ, человѣколюбивыхъ и опытныхъ людей, близко стоящихъ къ дѣлу воспитательныхъ домовъ, мы рѣшились все это изложить въ настоящей статьѣ. Наша единственная цѣль—по мѣрѣ силъ содѣйствовать разрѣшенію этого труднаго и сложнаго вопроса, въ смыслѣ благопріятномъ для спасенія жизни и улучшенія судьбы несчастнорожденныхъ безпріютныхъ дѣтей».

Такимъ образомъ, брошюра г. Забѣлина посвящена злобѣ дня—«смертоносному вопросу», которымъ одинаково заинтересованы какъ администрація воспитательныхъ домовъ, такъ и общество. Смертность дѣтей,—этотъ «царь-Иродъ», по выраженію Гл. Успенскаго,—достигаетъ въ нашихъ воспитательныхъ домахъ громадныхъ размѣровъ: ежедневно въ два столичные воспитательные дома, среднимъ числомъ, поступаетъ 80 младенцевъ, и ежедневно умираетъ въ домахъ и въ деревняхъ (куда они отдаются на воспитаніе) около 60.

Авторъ вкратцѣ излагаетъ исторію воспитательныхъ домовъ въ Россіи (впервые явившихся при Петрѣ I), главнымъ образомъ обращая вниманіе на опыты, производившіеся въ нихъ съ цѣлью уменьшенія смертности дѣтей, которая всегда была ужасна. Относительно всѣхъ этихъ опытовъ онъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ: «Нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ давали хорошіе результаты, но не доводились до конца, а оставляемы были на половинѣ дороги (напримѣръ, развѣдываніе, практиковавшееся въ 1810 — 1815 гг., имѣвшаго характеръ явнаго пріема). Другіе же, имѣя правильное основаніе, искажались въ примѣненіи и не дали ожидавшихся результатовъ (опытъ выдачи пособій матерямъ на воспитаніе дѣтей, произведенный въ 1805 г. и чрезъ семь лѣтъ оставленный). Третьи давали результаты, противные ожиданіямъ (предположеніе Бецкаго образовать новую породу людей, среднее сословіе). Четвертые носили характеръ временный и случайный (почти всѣ стѣснительныя мѣры, принимавшіяся противъ наплыва

дътей). Пятые были принимаемы какъ палліативы и не врачевали, а только маскировали зло (развозка дътей по деревнямъ, съ устройствомъ для нихъ разныхъ филантропическихъ учрежденій)». Въ послъднее время рядъ этихъ опытовъ дополненъ «правилами пріема младендевъ въ московскій и с.-петербургскій воспитательные дома и возврата принятыхъ дѣтей», высочайше утвержденными 18-го декабря 1890 г. и вводимыми въ дъйствіе съ 1-го іюля 1891 года въ видъ опыта, на трехлътній срокъ. Эти правила опубликованы уже по выходѣ въ свѣтъ разсматриваемой брошюры, но автору послъдней, какъ видно изъ ея содержанія, былъ извѣстенъ ихъ проектъ.

Такъ какъ главною причиною смертности детей признается громадный наплывъ ихъ въ воспитательные дома и раздача ихъ по деревнямъ-бъднымъ и необразованнымъ кормилицамъ; то меры, предлагаемыя авторомъ для уменьшенія смертности, направлены съ одной стороны къ сокращенію пріема дітей въ столичные воспитательные дома (заміна тайнаго пріема явнымъ, децентрализація, выдача пособій б'ёднымъ матерямъ, которыя сами желають воспитывать детей и т. п.), а съ другой-улучшение гигиенической обстановки воспитанія: вмісто практикующейся въ настоящее время развозки дътей по деревнямъ, онъ предлагаетъ устройство особыхъ колоній, за городомъ, «въ здоровой и во всёхъ отношеніяхъ удобной мёстности». глё бы поль руковолствомъ образованныхъ и свёдущихъ женщинъ воспитывались дёти въ теченіе двухъ первыхъ лётъ. Въ колоніяхъ, по его мейнію, можно было бы ввести и искусственное кормленіе младенцевъ. Новыя «временныя правила» показывають, что администрація воспитательныхь домовъ солидарна съ авторомъ во взгляде на сокращение приема детей въ столичные воспитательные дома. Какъ отнесется она къ его проекту воспитательныхъ колоній, -пока неизвістно. C.

### А. Зерцаловъ. О мятежахъ въ городъ Москвъ и въ селъ Коломенскомъ 1648, 1662 и 1771 гг. Москва. 1890.

Названная книга г. Зерцалова есть ни что иное, какъ собраніе документовъ, извлеченныхъ авторомъ изъ архива Министерства Юстиціи и имѣющихъ отношеніе къ мятежамъ 1648, 1662 и 1771 гг. Чего-либо существенно новаго, что не было бы извѣстно до выхода въ свѣтъ названнаго труда г. Зерцалова, упомянутые документы не представляютъ, такъ какъ самые важные изъ нихъ, будучи открыты тѣмъ же г. Зерцаловымъ, напечатаны еще въ 1884 и 1885 гг. въ моемъ сборникѣ «Матеріалы для исторіи вемскихъ соборовъ XVII столѣтія» и въ моемъ изслѣдованіи «Земскіе соборы древней Руси». Я говорю о документахъ, имѣющихъ отношеніе къ исторіи мятежа 1648 г. Что же касается до большинства другихъ документовъ 1648 г., а также 1662 и 1771 гг., то они уясняютъ только детали тѣхъ событій, которыя имѣли мѣсто въ Москвѣ въ названные года.

Болъе половины книги посвящено документамъ 1648 г. (236 стр. изъ 438); при чемъ г. Зерцаловъ печатаетъ не только тъ изъ нихъ, которые имъютъ отношеніе къ событіямъ 1648 г., но также и тъ, которые, не относясь къ мятежу (такъ какъ изданы еще до него), касаются нъкоторыхъ лицъ, встръчающихся въ событіяхъ смуты; такъ, сюда относятся документы «указывающіе лицъ, получившихъ въ 156 г. не за долго до смуты, по разнымъ случаямъ (свадьбы, новоселья и т. д.) государево жалованье изъ казны.

преимущественно соболиной» (стр. 4). Мы, собственно говоря, не понимаемъ, какую цель преследоваль г. Зерцаловь, помещая въ своей книге такія, напр., записи, какъ: «марта въ 3 день государь пожаловалъ стольника Ивана Богданова Милославскаго, велель ему дать своего государева жалованья на дворовое строенье изъ Сибирскаго приказа 450 руб.», или «декабря въ 25 день вельно прислать на Казенный дворь сорокъ соболей цыною въ 40 руб., а теми собольми жаловать государю, дарить Святейшаго Іосифа патріарха московскаго и всея Русіи», или «апреля въ 1 день государевымъ словомъ приказалъ бояринъ князь А. Н. Трубецкой отнесть вверхъ и дать стольнику В. В. Бутурлину 436 руб., а ему Василью тв деньги, по государеву указу, дать государева жалованья стодьнику Іеву Голохвастову на вотчинныя его покупки». Подобными документами наполнено нёсколько страницъ въ книгъ г. Зерцалова, а между тъмъ они ровно никакого отношенія къ событіямъ 1648 г. не имфють. Но и среди документовъ, относящихся къ названнымъ событіямъ, есть много такихъ, которые безъ всякаго вреда для дела могли бы быть оставлены въ архиве и не опубликованы г. Зерцаловымъ. Какое историческое значение въ смыслъ уяснения событий 1648 г. имфють, напр., записи, изъ которыхъ видно, что одинъ изъ виновниковъ мятежа, извъстный Траханіотовъ въ «156 г. покупалъ мягкую рухлядь» («января въ 13 день продано окольничему П. Т. Траханіотову... соболей на 122 руб. и тъ деньги у казенныхъ цъловальниковъ взяты сполна»; «марта во 2 день отпущено въ цену окольничему Трах ніотову 10 бобровъ карихъ, цъна 35 руб.»; «23 апръля окольничій Траханіотовъ справляль новоселье и ему отъ натріарха Іосифа были присланы солонка оловянная, въсу въ ней полфунта, 2 золотника»)? Затъмъ, какое значение и даже отнош ние къ событіямъ 1648 г. иміють документы, поміщаемые подъ рубрикой «приложенія», напр., записи въ приходо-расходную книгу патріаршаго казеннаго приказа, въ родъ следующихъ: «кубокъ лощать съ кровлею, на кровле травка обла съ нацебты, въсомъ 3 фунта безъ 18 золотниковъ» или «чаща серебряная съ ушками, внутри золочена, въ чемъ носять святую воду, въсомъ 2 фунта 30 золотниковъ», или «4 ложки серебряныхъ, въсу  $\frac{1}{2}$  фунта 13 золотниковъ», или «бархатъ багровый, въ мъръ десять аршинъ» и т. п.? А между тъмъ подобныя записи помъщены на 85 страницахъ (начиная съ 29 и до 115 стр.). Не является ди все это издишнимъ бадастомъ въ книгъ г. Зерналова?

Что касается до документовъ 1662 г., то, по заявленію самого г. Зерцалова, многими изъ нихъ воспользовался уже покойный Соловьевъ, такъ что на долю г. Зерцалова осталось лишь нѣсколько, не извѣстныхъ историку и проливающихъ новый свѣтъ на нѣкоторыя обстоятельства мятежа 1662 г. Всѣ они разъясняютъ только частности названнаго мятежа. Болѣе интересны документы 1771 г., вошедшіе въ дѣло Прав. Сената по V-му департаменту, которые и напечатаны г. Зерцаловымъ, хотя и здѣсь чего-либо существенно новаго нѣтъ.

Въ началѣ нашей замѣтки мы сказали, что книга г. Зерцалова является собраніемъ только одного сыраго матеріала, но иногда среди этого послѣдняго проскальзываютъ и личныя мнѣнія автора. Такъ, на первой же страницѣ своей криги г. Зерцаловъ вполнѣ удачно полемизируетъ съ г. Платоновымъ, основательно доказывая несостоятельность мнѣнія этого послѣдняго, будто, не смотря на многочисленность русскихъ извѣстій о бунтѣ

1648 г., они дають историку весьма мало, въ силу чего г. Платоновъ думаеть пополнить этоть пробыль въ извъстіяхь о событіяхь 1648 г. данными, заключающимися въ найденномъ имъ сборникъ, хранящемся въ Публичной Библіотекь. «Мы не раздълнемь мньнін г. Платонова о вначеніи открытаго имъ сборника, вполнъ основательно замъчаетъ г. Зерцаловъ, такъ какъ последній на нашъ взглядь, не даеть ничего такого, что не было бы уже извастно изъ имающихся у насъ подъ руками источниковъ, достовърность которыхъ притомъ не подлежитъ никакому сомнънію. Особенное значение открытаго сборника г. Платоновъ видитъ въ томъ, что онъ «даетъ полную разгадку хронологическихъ недоразумѣній», т. е. точно определяеть день бунта, пожара и казни Траханіотова. Но нужно сознаться, что все это давно уже не составляеть никакой загадки и что всь хронологическін даты давно уже прочно установлены и не нуждаются въ новыхъ подтвержденіяхъ». Далье слыдуеть аргументація г. Зерцаловымъ своего мевнія, изъ которой видно, что г. Платоновь въ своей стать («Журналь Мин. Нар. Просв.», 1888 г.) не воспользовался всею литературой предмета, въ силу чего и высказаль невърное мабніе. В. Латкинъ.

#### Souvenirs du baron de Barante. 1782 - 1866. I. Paris. 1890.

Среди записокъ современниковъ «Воспоминанія» Баранта представдяють иріятное явленіе. Въ нихъ нътъ своеобразнаго букета этого рода литературы -ни самохвальства, ни униженія паче гордости. Они такъ же просты, непритизательны и правдивы, какъ ихъ авторъ, скромный и спокойно-безпристрастный академикъ, авторъ документальной исторіи конвента, директоріи и консульства и жизнеописанія Ройе-Колляра. Собственно воспоминанія Баранта идуть лищь до реставраціи, но внукъ его довель разсказъ до 1566 г., пользуясь заметками и письмами своего деда. Для насъ более интереса представить третій томъ, который мы ожидаемъ съ нетерпініемъ: тамъ появятся депеши Баранта изъ Петербурга, гдѣ іюльская монархія довъряла ему важныя порученія. Но есть любопытные факты и въ 1-мъ томъ, въ которомъ разсказъ доведенъ до начала 1813 г. Интересно, какъ Талейранъ сталъ министромъ при директорія, благодаря г-жѣ Сталь, съ которою вследь затемь прекратиль 10-летнюю дружбу, какъ только она узнала, что онъ просилъ взятку у американцевъ. Дышатъ свъжестью очевидца тогда же записанныя сцены въ Польше, после разрушения Прусси въ 1806 г. Ясно, какъ Наполеонъ не довъряль твердости поляковъ и смотрелъ на нихъ лишь какъ на свое орудіе. Барантъ живо рисуетъ жалкій городишко - Варшаву и убійственную таду «на быкахъ» по непролазной грязи. Маршалъ Дюранъ свалился съ необычнаго экипажа и сломаль себь ногу. Нъженка Талейранъ сутки просидёль въ своей карете, завязнувшей въ грязи. Маршаль Ланнъ заболёль и едва сидёль въ сёдлё. Начальникъ авангарда, въ глазахъ котораго, за Вислой, сверкали русскіе штыки, отвъчаль на приказь двинуться: «повинуюсь, но смерть въ моей душё». Интенданты выбивались изъ силъ: никто не зналь, какъ велика армія, куда она идеть, на какое время нужны вапасы? Баранты и старый адъютанты Наполеона были назначены начальниками Данцига, а очутились въ Варшавъ. Опытный вояка отвъчаль нашему 24-латнему автору на вопросы любопытнаго юноши: «А разва императоръ знастъ, что онъ станетъ дълать завтра? Это зависить отъ обстоятельствъ... Върно одно: мы увидимся въ Паражъ развъ только по возвращени изъ Китая... А впрочемъ, кто знаетъ? быть можетъ, черезъ недълю будетъ заключенъ миръ». Барантъ замъчаетъ, что всъ окружающіе Наполеона уже роптали втихомолку, видя даже въ прусской кампаніи одно проявленіе небывалаго деспотизма своего идола: приближался 1808 годъ, это роковое начало конца. Онъ говоритъ: «Нѣтъ никакого сравненія между впечатлъніемъ отъ іенской битвы и восторгомъ, вызваннымъ побъдами у Маренго и Аустерлица. Маренго спасло Францію, Аустерлицъ освятилъ основаніе имперіи и озарилъ славою націю. Войну съ Пруссіей всъ считали ненужнымъ предпріятіемъ, внушеннымъ жаждой славы и завоеваній». Что же послѣ этого говорили о войнъ съ русскими!

Варантъ живо описываеть адскія мученія, которыя испытывала тогда французская армія среди классической грязи, подъ проливными дождями, сражаясь съ упорнымъ врагомъ. Не говоря уже о пушкахъ, вязла въ грязи конница, особенно тяжелые кирасиры. Одинъ изъ нихъ съ отчаянія разможжиль себв голову пистолетнымь выстрвломь. Другой сказаль, спасая свои сапоги изъ грязи, по адресу поляковъ: «и это они навывають отечествомъ!» Преданный Наполеону, молчаливый Дарю воскликнуль, услыхавь, что императоръ однажды сбился съдороги и чуть не попалъ въ руки русскаго аванпоста: «онъ сбился съ дороги, когда вышелъ изъ Берлина». Но онъ же сказалъ, что никогда не видалъ Наполеона столь великимъ, какъ послъ битвы подъ Эйлау, которая могла бы привести въ отчанніе всякаго другого полководца. Энергіи Наполеона помогло то обстоятельство, что «военная администрація самая скверная во всей Европъ». Но не смотря на блескъ Фрилланда и Тильзита, французы въ массъ «уже начинали ненавидъть войну, чуя инстинктомъ, что ей не будетъ конца». Касательно эрфуртскаго свиданія Баранть ссыдается на ловко написанную главу въ «Запискахъ» Талейрана, которую послёдній самъ читаль ему въ 1826 г. Онъ прибавляеть: «Талейранъ такъ мало стъснялся ролью, которую онъ игралъ на этомъ конгрессв, что думаль даже напечатать это сочинение при своей жизни». Уже всв чувствовали, а болве близкіе къ событіямъ люди и сознавали, особенно съ испанскаго похода, что настаетъ начало конца, если не остановится безконечное кровопролитие. Чувлъ бълу и самъ его виновникъ, но онъ не могъ побороть страсти, которая овладёла имъ, словно гипнотизмъ. Барантъ съ изумленіемъ наблюдаль тогда этого «человіна судьбы». «Ему хотілось воевать съ Россіей; онъ все подготовляль для этого великаго предпріятія: а самъ зналъ всю его трудность и опасность. Этотъ твердый взглядь, этотъ спокойный умъ находились въ борьбъ со страстью. Я слышаль разсказы о томъ волненіи, о тіхъ тревожныхъ думахъ, которыя овладівали имъ и которыхъ онъ никому не ввърялъ. Часто ночью его мучали безсонницы. По цълымъ часамъ лежалъ онъ на диванъ, погруженный въ свои соображенія. Наконецъ они одолевали его, и онъ засыпаль тяжелымъ сномъ. Онъ не болълъ, но здоровье его не было въ порядкъ. Отъ времени до времени у него пухли ноги; онъ чувствоваль потребность замаривать себя охотой или скаканьемъ на конъ. Неудачи скоръе наводили на него скуку, чъмъ раздражали его; иногда казалось даже, что онв обезкураживали его. Онъ не могъ оторваться мыслыю отъ этого русскаго похода, который увлекаль его непреодолимо. Я читалъ въ рукописныхъ запискахъ Коленкура, какъ императоръ, отозвавъ его изъ Петербурга, старался убъдить его въ необходимости

этой войны и въ въроятности усиъха». Онъ досадовалъ на этого преданнаго генерала, который основательно опровергалъ его, зная лично Россію и ея вождя. Но когда роковое ръшеніе было принято, когда была снаряжена невиданная, по своей силъ и щеголеватости, армія, герой битвъ опять явился во всемъ своемъ великолъпіи. Онъ былъ сіяющимъ, когда указывалъ своему адъютанту, Нарбону, наканунъ бородинскаго побоища, позиціи, въ защиту которыхъ прольется особенно много крови. «Вы никогда не видали боя?» спросилъ онъ Нарбона, который полвъка прожилъ штафиркой, не нюхавъ пороху. «Не имълъ этой чести, ваше величество»,—отвъчалъ старикъ.—«О, это — великое дъло, это — страшная трагедія!» — самодовольно воскликнулъ Наполеонъ. Затъмъ онъ сталъ развивать свое сравненіе битвы съ пяти-актною драмой, которая кончается «развязкой». На другой день, когда затихло новое ужасное кладбище, Наполеонъ сказалъ Нарбону: «ну, а пятаго-то акта не было!»

# Славянскій календарь на 1891 годъ. Изданіе С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества. Петроградъ. 1891.

Потребность въ изданіи такого ежегодника, который, вийсті съ обычными календарными отділами, совийщаль бы въ себі главнымъ образомъ свідінія обо всіхъ славянскихъ народахъ, сознавалась давно: еще въ 1873 г. существовавшимъ тогда Славянскимъ Благотворительнымъ Комитетомъ предполагалось изданіе подобнаго календаря; но осуществить эту мысль удалось замінившему Комитетъ Славянскому Благотворительному Обществу. Первый опыть былъ сділанъ въ 1890 году, когда былъ изданъ «Русско-Славянскій Календарь». Потребность въ такомъ изданіи оправдалась, и теперь календарь появился и на 1891 годъ съ нісколько изміненнымъ названіемъ— «Славянскій Календарь».

Никто, конечно, не станетъ оспаривать необходимость и целесообразность такого сборника. Онъ знакомить славянскіе народы другь съ другомъ, а при той программъ, какая положена въ основу изданія, ознакомленіе это будеть происходить не по отрывочнымъ, часто искаженнымъ и неполнымъ даннымъ, но по сведеніямъ, полученнымъ, такъ сказать, изъ первыхъ рукъ. Съ этою цёлью редакція календаря входить въ непосредственныя сношенія съ существующими въ славянскихъ земляхъ научными, художественными, блготворительными и т. п. учрежденіями, равно съ редакціями многочисленныхъ славянскихъ газеть и журналовъ и получаетъ отъ нихъ необходимыя свёдёнія. Изъ такихъ матеріаловъ въ календарё составленъ особый отдёлъ—«Культурная жизнь славянскихъ народовъ», одна изъ существенныхъ частей книги. Отделъ этотъ представленъ въ виде справочнаго указателя періодическихъ изданій всёхъ славянскихъ земель, музеевъ, библіотекъ, научныхъ, благотворительныхъ и др. учрежденій, съ возможно подробными о нихъ свъдъніями. Въ тотъ же отдель въ будущемъ войдуть вёроятно и отдёльные очерки культурной жизни славянскихъ народовъ, какъ это было следано въ календаре за 1890 годъ, где былъ помещенъ очеркъ о чехахъ.

Выходъ въ свётъ «Славянскаго Календаря» совпалъ съ тремя выдающимися юбилеями: ты сячелётія со времени кончины блаженнаго Фотія, патріарха константинопольскаго, пятисотлётія со времени кончины пре-

подобнаго Сергія Радонежскаго и четы рехсотлівтія со времени появженія въ свътъ печатныхъ книгъ на перковно-славянскомъ языкъ. Первый изъ этихъ юбилеевъ имфетъ особое значение для всего православнаго міра: извъстна заслуга Фотія въ дъль отраженія честолюбивыхъ стремленій римскихъ папъ на вселенское главенство надъ восточною церковью и нравственная связь блаженнаго патріарха, друга и наставника нашихъ первоучителей Кирилла и Мееодія, съ славянскимъ міромъ. Редакція «Славянскаго Календаря», посвятивъ свое изданіе памяти Фотія, помъстила на своихъ страницахъ очеркъ его деятельности. Небольшой очеркъ посвященъ также второму юбилару-преподобному Сергію Чудотворцу. Наконецъ въ честь третьяго юбился въ календарт помъщены обстоятельныя замътки: «По поводу 400-льтія старопечатной кириллицы», «Успыхи русскаго явыка въ славянскихъ вемляхъ», «Славянская гексаглотта или библія на шести славянскихъ явыкахъ» (извёстнаго филолога П. А. Гильтебрандта), «Глагодица и плошаль ея употребленія». «Азбуки славянскихъ нарѣчій» и «Первенецъ старо-печатной кириллицы», съ тремя факсимиле изъоктоиха (осмогласника), напечатаннаго въ Краковъ Швайполтомъ Фъолемъ въ 1491 году.

Книга напечатана въ большомъ форматъ, in quarto, на 21 листъ, и по цънъ доступна каждому (1 р.).

Привътствуя «Славянскій Календарь», какъ весьма полезное изданіе, знакомящее нась съ общирнымъ міромъ славянскихъ народовъ, мы не можемъ, вмъстъ съ редакціею кялендаря, не пожальть объ отсутствіи въ немъ обще-славянскаго некролога и о замедленіи выхода въ свътъ календаря, выпущеннаго лишь въ февралъ 1891 года.

М. Городецкій.

#### А. Титовъ. Сибирь въ XVII въкъ. Сборникъ старинныхъ русскихъ статей о Сибири и прилежащихъ къ ней земляхъ. Съ приложениемъ снимка со старинной карты Сибири. Издалъ Г. Юдинъ. Москва. 1890.

Въ сборникъ этомъ, изданномъ благодаря просвъщенному содъйствію Геннадія Васильевича Юдина, пом'єщено всего семь памятниковъ: 1) О человъцъхъ незнаемыхъ на восточной странъ и о языцъхъ разныхъ (составл. въ исходъ XV в.), 2) Роспись Сибирскимъ городамъ и острогамъ (составл., по словамъ г. Титова, не позже 1640 г., но, кажется, върнъе будетъ сказать: не ранве 1640 г., потому что конца у этой статьи ивть), 3) Чертежь всей Сибири, збиранный въ Тобольскъ по указу царя Алексъя Михайловича (1667 г.), 4) Списокъ съ чертежа Сибирскія вемли (1672 г.), 5) Описаніе новыя земли, сирічь Сибирскаго царства (послі 1683 г.), 6) Сказаніе о великой ріць Амурь, которая разгранила русское селеніе съ Китайцы (около 1685 г.) и 7) сочинение Юрія Крижанича «Historia de Sibiria» (1680) съ новымъ русскимъ переводомъ. Первая изъ этихъ статей, относящаяся къ концу XV века, служить какъ бы введеніемъ къ остальнымъ и потому появленіе ея въ сборникѣ нисколько не противорѣчитъ его заглавію («Сибирь въ XVII въкъ»); что же насается до нъсколькихъ статей (№№ 1, 4, 6 и 7), уже не впервые появляющихся въ печати, то ихъ внесение въ сборникъ было необходимо для полноты характеристики «того круга свёдёній о Сибири, который находился въ распоряжении русского правительства и былъ въ обращении среди русскаго общества до начала XVIII въка». Всъ

вообще статьи сборника важны по своему географическому и отчасти этнографическому и историческому характеру; главнымъ образомъ онъ знакомять нась сь топографіей Сибири, но заключають также въ себъ нъкоторыя свёдёнія о бытё ся обитателей и тёхъ народовь, съ которыми русскимъ приходилось имъть сношенія на дальнемъ востокъ (съ китайцами и монголами). Наиболье любопытны статьи: № 1, такъ прекрасно изследованная проф. Дм. Н. Анучинымъ, и №№ 5 и 7. Въ историческомъ отношении особенно важно сочиненіе знаменитаго Юрія Крижанича «Historia de Sibiria», снабженное образцовымъ переводомъ: заключающіяся въ этомъ сочиневіи свідвнія о фамидіи Строгоновыхъ и о покореніи Сибири Ермакомъ отличаются въ высшей степени оригинальными чертами 1)... Большую цёну сборнику придаетъ приложенный къ нему снимокъ съ чертежа 1667 г., которымъ нъкогда (1701 г.) пользовался Ремезовъ при составленіи своей «Чертежной книги Сибири» и который, представляя образецъ старинной русской картографіи, даеть намъ вмѣстѣ съ тѣмъ понятіе о первомъ русскомъ чертежѣ Сибири, не сохранившемся въ Россіи и служить объясненіемъ къ статьъ сборника, помъщенной подъ № 3. Эта послъдняя, замътимъ кстати, почти тождественна по своему содержанію съ найденною недавно г. Оглоблинымъ («Библіографъ» 1891 г., № 1) въ архивъ мин. юстиціи «Росписью противу чертежу... Сибирскихъ вемель городамъ и острогамъ и слободамъ» («Роспись» нісколько полніве «Чертежа», въ остальномъ же разница неведика и несущественва).

Къ сборнику приложенъ «Указатель» не только «личныхъ именъ и названій географическихъ и этнографическихъ», но и «бытовыхъ предметовъ», причемъ опредёленіе тёхъ и другихъ дёлается составителемъ, очевидно, на основаніи только текста тёхъ памятниковъ сборника, въ которыхъ эти имена и названія встрѣчаются, но едва ли такой способъ опредёленія удобенъ?.. Въ «Указателё» этомъ показано, напримёръ, что «Алтынъ-царьтайша Калмыцкій», но развѣ это правда?..

А. Терновичъ.



<sup>1)</sup> См. прекрасную статью И.И.Тыжнова «Обзоръ иностранныхъ извъстій о Сибири второй половины XVII въка». Литературный Сборникъ 1885 г., изд. подъ ред. Н. М. Ядринцева (приложеніе къ «Восточному Обоврънію»).



## историческія мелочи.

Трагикомедія королевы: импровизированная ванна 14-ти-лѣтней испанской королевы Луизы Елизаветы; похожденія 17-ти-лѣтняго короля Люиса; брачный торгъ между Франціей и Испаніей въ 1721 г.; обмѣнъ m-lle де-Монпансье на испанскую инфанту; репутація дочерей регента Орлеанскаго; возвращеніе обрученныхъ принцессъ восвояси; декретъ Филиппа V объ изгнаніи французовъ изъ Испаніи; m-lle Божоле и донъ-Карлосъ.—Какъ погибла Венеціанская республика: лавочная политика ея правителей, раболёпіе передъ Наполеономъ І, разграбленіе Венеціи французами. — Женскій бунтъ въ 1795 г. въ Доллонской комунт во Франціи.—Изъ исторіи китайскихъ церемоній въ Европт критическія последствія отъ соблюденія придворнаго этикета; пререканія изъ-за ранговъ.—Изъ воспоминаній о принцт Жеромт Наполеонт его опозиція Наполеону III и ненависть къ императрицт Евгеніи.



РАГИКОМЕДІЯ КОРОЛЕВЫ. Ла-Гранжа, дивный королевскій дворець у Санъ-Ильдефонсо, лежить на съверномъ склонъ Гвадарамскаго хребта, приблизительно на разстояніи одной мили отъ Сеговіи. Въ нижнемъ этажъ помъщается античная коллекція, нъкогда составлявшая собственность Христины Шведской. Въ верхнемъ этажъ хранится коллекція картинъ, собранная Филиппомъ V и его наслъдниками, преимущественно изъ произведеній первоклассныхъ мастеровъ.

Мрачная церковь украшена великольными фресками. Но съ давнихъ временъ выше всего цвнили испанскіе властители садъ, раскинутый къ югу передъ дворцомъ, во вкусѣ Ле-Нотра, съ подстриженнымъ колоссальнымъ шпалерникомъ и прямолинейными дорожками, и упирающійся въ скалистый лѣсъ, изобилующій водою. Лучшая часть его—Plazuela de las Ocho Calles. Іоническія колонны изъ бѣлаго мрамора образуютъ тутъ осьмиугольникъ. Онѣ соединены между собою арками, подъ каждой изъ нихъ журчитъ фонтанъ, а на темной зелени стѣнъ выдѣляются бронзовыя изображенія боговъ. На восемь сторонъ расходятся лучеобразно широ-

кія аллен, которыя по средин'я прерываются фонтаномъ Славы на Пегас'я, быющимъ на высоту бол'я 130 футовъ.

Вода этого фонтана нѣкогда послужила поводомъ къ трагикомическому приключенію. Въ началѣ 1724 г. Филиппъ V съ тоски и религіозной меланхоліи изумилъ свою страну отреченіемъ отъ престола. На престолъ взошли полудѣти, 17-ти-лѣтній Люисъ и его 14-ти-лѣтняя супруга Луиза Елизавета, нѣкогда m-lle де-Монпансье, дочь регента Орлеанскаго. Король Филиппъ сохранилъ за собой только Ла-Гранжу и годовое содержаніе въ 600,000 дукатовъ и тотчасъ съ супругой уѣхалъ въ Санъ-Ильдефонсо. Но тамъ, когда первыя прелести спокойствія и уединенія исчезли, онъ учредилъ своего рода побочное правительство, вліяніе котораго не могло нравиться Дону-Люису. Лѣтомъ молодая королевская чета посѣтила Ла-Гранжу.

Жаркій, безоблачный іюльскій день клонился къ концу и всѣ взлохнули, когда безжалостное солнце скрылось за горы. Юная королева гуляда по саду и любовалась искуственными бассейнами воды. Чистая, какъ хрусталь, вода, приводимая въ движение въ мраморныхъ бассейнахъ только фонтанами, влекла ее къ себъ, а когда она дошла до вышеназваннаго фонтана, то не могла устоять противъ искущенія. Она вдругь раздёлась, быстро сняла башмаки и чулки и вошла по колени въ воду. Оба короля съ балкона увидели эту сцену, а такъ какъ импровизированная ванна на вольномъ воздухѣ показалась въ высшей степени неприличной для испанской королевы, то Лонъ-Луисъ немедленно повелёль отвести преступнину въ Мадридъ. Тамъ ей воспрещено было вступать въ замокъ Буэнретиро, гдъ она жила до техъ поръ вместе съ королемъ. Она явилась настоящей узницей въ королевскомъ дворцъ подъ строгимъ надворомъ. Узничество королевы продолжалось шесть дней, и только после покорной просьбы о прощеніи и объщанія исправиться ей было позволено вернуться въ Буэнретиро. Но Донъ-Люнсъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы прогнать 17 ея камерфрау и нъсколькихъ придворныхъ кавалеровъ, которые проявляли свободомысліе. Прогнанъ быль также итальянскій аббать, зарекомендовавшій себя своими любовными стихами.

Луизѣ Елизаветѣ жилось не сладко, ибо объ юномъ монархѣ, такъ строго наказавшемъ дѣтскую неосторожность бѣдной маленькой королевы, узнаемъ, что въ Мадридѣ ему доставляло удовольствіе шатанье по улицамъ столицы по ночамъ съ товарищами, причемъ они учиняли скандалы и по стѣнамъ лазали въ чужіе сады и таскали фрукты. Но король былъ также ребенокъ, какъ и она, и ханженское воспитаніе его не пріучило его разумно пользоваться свободой.

Ивумительный торгъ состоялся въ 1721 г. между Франціей и Испаніей. Регентъ Орлеанскій пожелаль отъ Филиппа V получить инфанту Марію Викторію для Людовика XV, а взамёнъ потребовалъ, чтобъ испанскій наслёдникъ престола женился на его пятой дочери, m-lle де-Монпансье. Филиппу V, а еще болёе его чрезвычайно честолюбивой супругі, Елизаветі Фарнезе, очень котілось иміть вятемъ короля Франціи. Поэтому они, котя и съ кислой миной, должны были принять въ условія торга дочь ненавистнаго регента. Но труденъ быль только первый шагъ. Согласившись на требованія регента, Филиппъ рішился поженить своего третьяго сына Донъ-Карлоса на другой дочери регента m-lle де Божоль. Для оцінки особенностей этого троякаго брака постаточно упомянуть, что Людовику XV въ то время

было 11 лётъ, его невъстъ 3 года, Дону-Люнсу—14, m-lle де-Монпансье—12, Донъ-Карлосу—5 и m-lle де-Божоло – 6 лётъ.

Какъ беззаствичиво торговались при этомъ и надували другъ друга, показываютъ письма аббата Дюбуа къ князю Рогану, которому поручено было проводить принцессу до испанской границы и тамъ принять инфанту въ обмвнъ. М-lle де-Монпансье снабдили богатымъ приданымъ. Она получила 2 милліона франковъ, да драгоцвиностей на полъ-милліона, до 40 клатьевъ изъ богатвйшихъ матерій, стоившихъ по 500 франковъ за аршинъ. Людовикъ XV, т. е. за него регентъ, прибавилъ еще отъ себя драгоцвиностей на 800,000 франковъ.

Въ ноябръ былъ подписанъ брачный контрактъ, и черезъ два дня новая принцесса Астурійская отправилась въ Испанію, на Фазаньемъ островъ была обмънена на инфанту, которую предстояло воспитывать въ Парижъ въ королевы Франціи. Людовикъ XV, которому его маленькая невъста не особенно правилась, привътствовалъ ее съ краской въ лицъ: «М-те, я въ восторгъ, что вы прибыли благополучно», и послъ этого фарса уже не заботился о ней. Инфанта за такой холодный пріемъ могла утъщиться чудовищной куклой, поднесенной ей отъ имени ея жениха и стоившей 20,000 франковъ.

М·llе де Монпансье была между тёмъ дёйствительно повёнчана съ принцемъ Астурійскимъ. Угостивъ молодую принцессу зрёлищемъ аутодафе, къ которому приговорены были одиннадцать человёкъ, ее отправили къ королевё для завершенія ея воспитанія. Аутодафе были тогда любимёйшими зрёлищами въ Испаніи, заступавшими мёсто народныхъ спектаклей нашихъ дней,— по свидётельству Лафуэнта, въ періодъ 1722—1724 состоялось 42 такихъ зрёлища. И къ этому-то двору, при которомъ главный тонъ задавался мрачнымъ религіознымъ фанатизмомъ, гдё строгій испанскій этикетъ связывалъ всякое свободное движеніе, прибыла Луиза Елизавета, прямо изъ свободнёйшаго, легкомысленнаго и распутнёйшаго общества того времени.

Можно себѣ представить, что испанцы пришли въ настоящій ужась отъ своей будущей королевы и что родители жениха, безъ того встрѣтившіе ее не очень-то благосклонно, были не особенно довольны ея поведеніемъ, которое характеризуютъ капризнымъ, упрямымъ и неприличнымъ. Французскій посолъ въ Мадридѣ снисходительно выражается о бѣдномъ ребенкѣ: «Она выучилась въ Пале-Роялѣ многому такому, чего не забыла въ Мадридскомъ королевскомъ дворцѣ», а Вольтеръ въ одномъ письмѣ къ де-Берньеръ разсказываетъ про нее невѣроятныя вещи.

Едва ли найдется хоть одна семья, въ которой женщины пользовались бы худшей славой, нежели дочери регента; онъ унаслъдовали скверную, грязную кровь отца, а съ материнской стороны приходились внучками Людовика XIV и прекрасной маркизы де-Монтеспанъ, въ свою очередь, не представлявшей собою образца добродътели. Герцогиня Беррійская, герцогиня Моденская, а также до нъкоторой степени игуменья Шелльская, можетъ быть, и заслуживали такого реноме, но другія сестры, и въ особенности Луива Елизавета, несли на себъ крестъ этотъ за компанію. Елизавета была еще настоящимъ ребенкомъ, имъя всего 14½ лъть въ то время, когда она уже успъла сыграть роль свою въ Испаніи. Вольтеръ и большинство остальныхъ могли передавать лишь слухи и придворныя сплетни, распространявщіяся, быть можеть, враждебно настроенной Орлеанамъ партіей Бурбоновъ.

Въ августъ 1723 года, когда Дону-Люису минуло 17 лътъ, онъ получилъ свой придворный штатъ и бракосочетаніе состоялось фактически. Когда же пять мъсяцевъ спустя послъдовало отреченіе Филиппа V, то немудрено, что маленькая королева, находившаяся до того времени подъ строгимъ присмотромъ и стъсненная во всемъ, стала дълатъ попытки вознаградить себя за прежніе тиски. Говорятъ, она имъла также преступную связь съ однимъ нидерландцемъ, маркизомъ д'Эзо, который вслъдствіе этого былъ тайно заръзанъ.

Все это можеть быть, но мюнхенскій профессорь Брахфогель, напечатавшій характеристику этой королевы, рекомендуеть принять во вниманіе юность, которая всё приписываемыя ей приключенія оставляеть подъ большимь сомнёніемь. Во всякомь случай, она не являлась желанной въ новомь своемь отечествй, такъ какъ представляла собою полную противоположность тому, что до тёхъ поръ требовали испанцы отъ своихъ королевь, т. е. торжественной важности, религіознаго фанатизма, надутаго чванства—ничего подобнаго въ ней не было и слёда. Это и составляло главнёйщую ея ошибку. Само собой, она не находила удовольствія въ зрёлищахъ аутодафе, предпочитая имъ, быть можетъ, нёсколько двусмысленныя пастушескія пьесы Версаля и Венсення и ни передъ кёмъ не скрывала ни своихъ симпатій, ни антипатій. Характернымъ признакомъ ея дётства является купанье въ Ла-Гранжів, которое попортило все дёло.

Трагикомедія этой королевы завершилась, однако быстро и внезапно. Донъ-Люнсь заболёль корью и умерь 31-го августа 1724 г. Луиза Елизавета осталась вдовой 14½ лёть. Согласно испанскому этикету ей полагалось поселиться въ монастырё и оплакивать тамъ своего супруга до 40 лётняго возроста. Но туть случилось одно событіе, которое должно было вернуть ей свободу.

Королю Филиппу V пришлось изъ своего уединенія вернуться къ жизни; онъ снова взяль правленіе въ свои руки и процарствоваль еще 22 года. Тѣмъ временемъ во Франціи произошли перемѣны: регентъ умеръ, и мѣсто его, въ качествѣ премьеръ-министра, занялъ герцогъ Бурбонскій. Послѣдній имѣлъ въ виду выдать замужъ сестру свою, m-lle де Вермандуа, за Людовика XV, причемъ испанское обрученіе, которое не было еще обнародовано, стояло ему на дорогѣ. Когда же испанская королевская чета оскорбила его метрессу, маркизу де-Принъ, то вмѣсто условленнаго устройства торжества офиціальнаго обрученія короля съ инфантой, Бурбонъ вдругъ порѣшилъ: «Она должна быть немедленно отправлена обратно, лучше всего на курьерскихъ». Король, относившійся ко всему этому съ крайнимъ равнодушіемъ, далъ свое согласіе,—ему было въ то время 15 лѣтъ.

Случалось не въ первый разъ, что принцессы, обрученныя дѣтьми и воспитывавшіяся при дворѣ родителей своихъ нареченныхъ, отсылались обратно. Такъ поступлено было съ Маргаритой Австрійской, съ Маріей Венгерской и Екатериной Бургундской. Но неуваженіе, оказанное Бурбонской принцессѣ, не имѣло ничего себѣ подобнаго въ исторіи. Это дѣлается по «единодушному желанію французовъ», какъ приказано было посланнику аббату Ливри доложить Филиппу V. Король былъ внѣ себя отъ гнѣва, королева же немедленно сорвала съ браслетки портретъ Людовика XV, который она носила въ качествѣ нѣжной тещи. Она швырнула его на полъ и закричала, что всѣ Бурбоны черти. При всемъ испанскомъ этикетѣ сцена эта, по всей вѣроятности, была полна комизма. Напрасно съ слезами припадаль къ стопамъ ихъ величествъ Ливри, они не хотѣли слышать его извиненій.

17

Затёмъ послёдовала месть. Французы тёмъ болёе были недовольны, что они могли вернуть Филиппу только одну инфанту, тогда какъ онъ находился въ счастливомъ положеніи отомстить за себя двумя французскими принцессами: молодой вдовствовавшей королевой и сестрой ея Божоле. Помимо того, были изгнаны французскій посоль и всё консулы. Королеве, ярость которой превзошла всякія границы, удалось даже уговорить короля издать декреть объ изгнаніи изъ Испаніи всёхъ французовъ. Болёе сдержанный въ своемъ гнёве, Филиппъ понималь, что подобная мёра могла имёть непредвидённыя послёдствія для Испаніи, но онъ не смёль въ открытую идти противъ своей энергичной супруги. И воть онъ отдаль приказаніе своимъ слугамъ уложить его сундуки и быть готовымъ къ отъёзду.

На вопросъ изумленной королевы, что все это значило, онъ отвъчалъ: «Я же въдь тоже французъ и принужденъ подвергнуться постановленному декрету». Филиппъ V, какъ извъстно, былъ французскимъ Бурбономъ, внукомъ Людовика XIV и инфанты Маріи Терезіи. Ради этой остроумной продёлки королева согласилась взять назадъ этотъ декретъ; но къ французской границъ были отправлены войска.

На островъ Фазановъ въ томъ же порядкъ, какъ четыре года передъ тъмъ, произопиелъ обмънъ принцессъ. Инфанта вернулась въ Мадридъ. Вскоръ послъ того она была обручена съ Португальскимъ наслъдникомъ и отправлена въ Лиссабонъ, гдъ осталась и сдълалась Португальской королевой.

Въ то время какъ Луиза Елизавета приходила въ восторгъ отъ неожиданнаго оборота дёлъ, маленькая сестра ея Божоле, говорятъ, была безутённа, что ей приходилось разставаться съ женихомъ, съ которымъ она вмёстё воспитывалась, и съ родителями ея нареченнаго. Донъ-Карлосъ тоже, по слухамъ, былъ очень опечаленъ разстройствомъ этого обрученія. Впослёдствіи разыгрался даже настоящій романъ, такъ какъ m-lle де Божоле, не утратившая надежды своего бывшаго друга дётства все-таки заполучить себё въ мужья, будучи уже варослой дёвушкой, затёяла съ инфантомъ тайную переписку. Но смерть разлучила эти любящія сердца,— она умерла 21 года, какъ многіе въ то время, отъ кори.

Луиза Елизавета, при своемъ возвращеніи изъ Испаніи, была встрѣчена съ королевскими почестями въ приготовленномъ для этой цѣли Венсеньскомъ дворцѣ. Впослѣдствіи она занимала въ Люксамбургскомъ дворцѣ тѣ же комнаты, гдѣ до ранней кончины своей жила сестра ея герцогиня Беррійская. Первое время придворный штатъ ея былъ многочисленный и очень пышный, и жила она, какъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ ея біографовъ, «полюй рабой тщеславія». Со временемъ, однако, настроеніе ея приняло совсѣмъ иное направленіе. Она сократила свой придворный штатъ и, мало-по-малу, предалась религіозности, которая требовалась отъ испанской королевы, буде она желаетъ оставить по себѣ лучшую память. Она усердно посѣщала церкви и вела уединенную, весьма строгую жизнь. Во время послѣдняго поста въ своей жизни она питалась одними фруктами и пила только воду; число же молитвенныхъ часовъ удвоила. Но такое умерщвленіе плоти пришлось не подъ силу ея нѣжному сложенію, она постепенно угасала и умерла 16-го іюня 1742 года, 33 лѣтъ отъ роду.

Она была погребена въ приходской церкви St.-Sulpice, сердце же ен съ курьеромъ Людовикъ XV отослалъ въ Испанію.

— Какъ погибла венеціанская республика. До послідняго времени ни одинъ изъ историковъ не разсказаль о томъ, какой смертью умеръ старый и разслабленный левъ св. Марка, т. е. какъ погибла ніжогда знаменитая Венеціанская республика. Разоблачить эту задачу довелось вышедшему недавно офиціозному сочиненію Ленерта. Оно касается собственно исторіи зарожденія австрійскаго флота въ періодъ времени съ 1797 по 1802 годъ. Но въ этомъ труді, обработанномъ на основаніи архивныхъ документовъ, есть интересная глава, посвященная кончині льва св. Марка.

Республика тогда сохраняла лишь внёшній блескъ, но внутренно она разлагалась. Всякое благородное чувство погасло въ сердцахъ ея правителей. Патріотизмъ для нихъ былъ чёмъ-то невёдомымъ и только передъ золотымъ тельцомъ преклонялись дожи, сенатъ и прокураторы. Государственные интересы для всёхъ и каждаго были равны нулю, собственный карманъ служилъ алтаремъ, на который каждый несъ свои жертвы. Послёдній гондольеръ зналъ, что съ погромомъ Бастиліи устарёлыя и подгнившія формы правленія Венеціи должны быть выброшены за бортъ, какъ ненужный балластъ. Но только высшій совётъ республики ничего не слышалъ, имёя уши, ничего не видёлъ, имёя глаза, а игралъ въ политику страуса, углубляясь въ пергаменты и продолжая управлять Венеціей по старому, вёками заведенному шаблону.

Франція изъ года въ годъ тамъ начала черезъ своихъ эмисаровъ вербовать сторонниковъ своихъ идей. Правительство парижскаго комитета Общественнаго Спасенія, не смотря на финансовый кризисъ, въ 1793 г. 350 тысячъ франковъ, а въ слѣдующемъ году 700,000 франковъ золотомъ, роздало недовольнымъ въ Венеціи. Эти люди террора явились въ своемъ родѣ піонерами завоевательныхъ идей молодого корсиканца. И когда черезъ нѣсколько лѣтъ Наполеонъ во главѣ побѣдоноснаго войска явился у вратъ Венеціи, то и тогда еще властелины республики оставались точно ослѣпленными. Армія республики существовала только на бумагѣ, флотъ ея находился отчасти въ арсеналахъ, частью въ иноземныхъ водахъ, и ни одинъ изъ многоголоваго правительства въ Венеціи не имѣлъ мужества мобилировать армію и флотъ; каждый боялся принимать на себя отвѣтственность за израсходованіе нѣсколькихъ сотень тысячъ дукатовъ. Венецію лишили даже ея главной защиты, боевого флота, и отправили его въ экскурсію къ Корфу.

Короче сказать, всюду царила лавочная политика и сенать, какъ бы забывшій о своемъ достоинстев, на всякое насиліе Наполеона отвічаль почтительными адресами и актами раболітія. Этимъ ослівпленные хотіли удержать за собой власть еще хоть на короткое время. Это удалось, но какими униженьями была куплена эта отсрочка гибели республики. Правители ея не подумали даже организовать оборону противъ опасности нашествія французовъ.

Въ то время, какъ отряды Бонапарта снаряжались въ походъ на Венецію, сенать ен занимался вопросомъ о кандалахъ и цёняхъ для каторжниковъ и издалъ указъ объ изготовленіи 488 цёней съ колодами, 188 безъ колодъ и 11 нашейниковъ. Въ то время, какъ приводилось въ исполненіе это гуманное рёшеніе сената, 27 флореаля V года въ Миланъ 27-лътній Наполеонъ однимъ почеркомъ пера положилъ конецъ тысячелётнему царству дожей. День спустя, 17-го мая 1797 года, 4000 французскихъ гренадеровъ подъ начальствомъ генерала Бараге д'Иллье вступили на пло-

щадь св. Марка. Подъ охраной ихъ штыковъ у подножія колокольни было водружено въ гранитной мостовой «древо свободы». Венеціанскіе флаги были сорваны, трехцвётныя знамена стали развёваться на трехъ шестахъ передъ соборомъ и тутъ началось варварское разрушеніе «красавицы морей». Корабли уничтожались и сжигались. Художественныя сокровища были разграблены. Въ арсеналъ все распродавалось тёмъ, кто больше давалъ.

Совершенно разграбленная Венеція, по мирному договору въ Кампо Форміо, была передана Австріи и этой послідней оставалось скупить жалкіе развалины арсенала отъ барышниковъ, заплатившихъ 400,000 франковъ за все, чего французы не могли увезти съ собой. Кром'я того, на попеченіе Австріи поступили 800 каторжниковъ и оставшіеся безъ діла моряки и солдаты Венеціи. Дожъ, сенатъ и прокураторы исчезли со сцены, сопровождаемые проклятьемъ насм'ящекъ.

— Женскій бунть въ 1795 г. Объ участіи женщинь въ парижских событіяхь французской революціи встрычаются свёдёнія въ историческихъ обворахь этого періода, но относительно насильственнаго вмёшательства женщинь въ политическія дёла собрано вообще немного данныхъ. Между тёмь женщинамъ во времена революціи нерёдко удавалось одержать побёду надь дёятелями революціи. Воть, напримёрь, что случилось въ одной Сартской общинё (de la Sarthe) въ 1795 году. Община эта—Доллонъ, составияющая часть округа Сенъ-Калэ, въ настоящее время насчитываеть въ себё около 2000 жителей. Дешанъ Ла Ривьеръ въ «Revue des provinces de l'Ouest», разсказываеть о томъ, какъ доллонскія женщины возбунтовались противъ мёстнаго муниципальнаго совёта.

Послъ термидора прошло восемь мъсяцевъ, и реакція въ то время была въ полномъ разгаръ. Царство якобинцевъ давно рухнуло въ Парижъ, но въ Доллонъ оно было еще въ полной силъ: якобинцы заперли церкви, разбросали священные предметы. Женщины никакъ не могли простить имъ этого и ждали только случая, чтобы дать волю своему гнвву. Такимъ благопріятнымъ случаемъ послужилъ для нихъ новый законъ, регламентировавшій богослужение. Онъ ръшили произвести манифестацию въ день публичнаго прочтенія этого закона. Заговоръ приведень быль въ исполненіе, причемъ обитательницы Доллона действовали смёло и настойчиво. Муниципальный совъть быль положительно ощеломлень неожиданными событіями, совершимися въ теченіе дня 2-го жерминаля (22-го марта 1795 года). Подъ свізжимъ давящимъ впечативніемъ пережитыхъ треволненій, перенесши массу оскорбленій со стороны «мятежниць», муниципальные чиновники Доллона ръщили передать потомству комическое происшествіе, въ которомъ имъ пришлось играть роль, очевидно, непріятную. Приводимъ разсказъ этотъ, заимствованный изъ протоколовъ постановленій додлонской коммуны. Нікоторая утрировка въ стилъ и текстъ комично рисуетъ довольно сложныя ощущенія, представляющія собою смісь діланнаго негодованія, притворнаго изумленія вмёстё съ тёмъ особеннымъ чувствомъ оторопи, которое не исключается самоувъренностью, что, моль, «удалось счастливо отдълаться».

«Главный совёть коммуны собрался сегодня на мёстё обычныхь своихь засёданій для составленія протокола оскорбленій, содёянныхь по отношенію къ націи и предержащимъ властямъ доллонской коммуны въ теченіе послёдней декады. Во время чтенія законовъ, въ полдень, толпа женщинъ съ разгиёваннымъ, раздраженнымъ видомъ, вощла въ храмъ. Всё онё въ

одинъ гососъ крикнули гражданину Арнульо, муниципальному чиновнику, приготовившемуся начать съ канедры чтеніе законовъ: «Сходите оттуда, вы не будете сегодня читать законы!»

«Гражданинъ Арнульо отвѣчалъ: «Отчего же я не буду читать ихъ?»— Мы вамъ запрещаемъ это; церковь существуетъ не для того; это слѣдуетъ читать въ майскомъ народномъ собраніи».

Послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ попытокъ, гражданинъ Арнульо принужденъ былъ сойти съ каеедры.

Тогда онѣ потребовали отъ муниципальнаго совѣта возстановленія церкви въ прежнемъ видѣ, давая на это всего десять дней срока и угрожая, что въ случаѣ неудовлетворенія ихъ просьбы, не сдобровать многимъ. Показывая намъ кулаки, онѣ кричили: «Гдѣ наши святые?» Муниципальный совѣтъ отвѣчалъ, что они уничтожены.

«Онт объявили мэру: «Ты разрубилъ Распятіе себт на дрова. Оно лежитъ наверху твоей топки». Гражданинъ Шерви, муниципальный чиновникъ, возразилъ на это: «Васъ обманули. Оно на колокольной печкт, т. е. на колокольномъ сводт.—Мы желаемъ его видтъ; пускай мэръ отправится съ вами туда за нимъ». Они отправились. Когда онъ сошелъ внизъ, онт сказали гражданину Пишону, муниципальному чиновнику, схвативъ его за шиворотъ: «Иди цтловать землю у подножія Распятія». Съ ттмъ же требованіемъ обратились онт къ гражданину Арнульо. Но тт отказались исполнить ихъ требованіе: «Мы поцтлуемъ землю, развт при томъ условіи, если вы повалите насъ, иначе мы этого не сдтлаемъ».

«Послѣ всѣхъ этихъ угрозъ, видя, что страсти разгораются, гражданинъ Арнульо сказалъ имъ: «Вы требовали, чтобы законы были прочтены на майскомъ свободномъ собраніи. Идите за мной, я вамъ прочту ихъ». Тогда многія завопили: «Берегитесь! онъ хочетъ скрыться!»

«По прибытіи въ майское собраніе Свободы, имъ сейчасъ же прочли законъ объ установленіи богослуженія. Многія объявили мэру: «Это не настоящій законъ». Имъ отвічали: «Между вами есть грамотныя, пускай онісами прочтуть, если сомніваются».

«По прочтеніи закона препирательства возобновились...

Въ слъдующее воскресенье, тъ же женщины собрались и снова водрузили Распятіе. Затъмъ Мишель Мапгенъ-сынъ отправился къ гражданину Шезнай и сказалъ ему: «Извольте оправляться пъть «Те Deum», Распятіе воздвигнуто снова, и васъ ждутъ». Въ виду его промедленія, группа женщинъ вернулась къ нему и объявила: «Ты долженъ пойти пропъть намъ вечерню».

Ту же рѣчь держали они къгражданину Арнульо, проходившему по улицѣ. Подъ давленіемъ ихъ угрозъ, онъ отправился и исполнилъ вечерню. Онѣ сказали ему: «Если вы не хотите пѣть добромъ, въ такомъ случаѣ вы будете пѣть изъ-подъ палки». Онъ отвѣчалъ, что это непріятно.

«Послѣ вечерня они были у гражданина Кутелля (стариннаго, конституціоннаго кюрэ) и, въ его отсутствіи, сказали слугѣ его, гражданину Кретуа:

«Вы должны перенести на прежнее мѣсто алтарь, который Кутелль сохраняетъ здѣсь.

Послѣ того онѣ вернулись къ гражданину Ралль, мэру. Найдя дверь его запертою, онѣ стали швырять въ нее камнями, обзывая его грубіяномъ, а жену его грубіянкой.

Еще дальше пошли онв въ нападеніи на гражданъ Пишона и Турнеля. Двери ихъ были заперты. Многія рвшали: «Следуетъ вышибить дверь у Пишона!» Другія возражали:—Она слишкомъ прочно приделана.

Оттуда онѣ двинулись къ гражданину Гильону, съ цѣлью увлечь жену его вмѣстѣ съ собой. Онѣ сказали Гильону: «Если ты ее не отыщешь, ты пойдешь съ нами». Не найдя жены Гильона, онѣ повели его самого въ церковь и заставили поцѣловать землю, прибавивъ: «Ты еще не вполнѣ расквитался».

Затёмъ онё направились къ гражданину Волло Жюльену, съ цёлью заставить его принести алтарь, купленный имъ. Послё этого, онё пошли въ трактиръ за гражданиномъ Раллемъ-сыномъ, схватили его за шиворотъ и объявили: «Тебя-то намъ и надо, мы тобой недовольны!» Онё повлекли его въ церковь, гдё заставили приложиться къ землё. Одна изъ главныхъ зачинципъ замётила ему:

«Ты долженъ трижды поцёловать ее», и онъ вынужденъ былъ исполнить это требованіе.

«Тутъ онъ объявили, что не переставутъ повторять тъ же сцены до тъхъ поръ, пока церковь ихъ не будетъ снова возстановлена».

Два года спустя, въ этой самой доллонской коммунв, наиболве неспокойной во всемъ департаментв, произошли новыя манифестаціи, на этотъ
разъ вполнв невинныя, гдв женщины, «якобинки», сыграли важную роль
30-го фримора и 5-го нивоза, года V (20-го и 25-го декабря 1797 г.), по случаю посадки новаго древа свободы, 30 женщинъ и дввушекъ патріотокъ
неистово отплясывали подъ акомпаниментъ революціонныхъ пъсенъ. Вечерній «ужинъ» собралъ воедино всёхъ этихъ красавицъ «патріотокъ», революціонное увлеченіе которыхъ должно было пролить чудотворный бальзамъ на
раны самолюбія муниципальныхъ чиновниковъ 1795 года.

— Изъ исторіи китайскихъ перемоній въ Европ в. Стоить только заглянуть въ арсеналъ бытовой и культурной исторіи Европы и сразу наталкиваешься на курьезнёйшіе образчики этикета. Испанскій кодексь этикета предписываетъ самыя комическія требованія, которыя даже въ критическія минуты должны соблюдаться. Въ этомъ отношеніи любопытна сліздующая исторія, разсказанная про Филиппа III маршаломъ Басомпьеромъ. Въ одинъ изъ холодныхъ дней этотъ король занимался въ своемъ кабинетв пересмотромъ государственныхъ депешъ. По случаю холода рядомъ съ нимъ была поставлена жаровня съ угольями. Отъ раскалившагося угля стало такъ жарко, что съ короля катился потъ градомъ. Слабость и отсутствіе энергін позволяли Филиппу переносить спокойно жару и не жаловаться на нее. Но тутъ маркизъ де-Побанъ замътилъ критическое положение короля, но не осмълился придти на номощь ему, такъ какъ по господствующему этикету не его обяванностью было удалять роковую жаровню. Онъ рвшиль позвать герцога Альбу; когда послв долгихъ поисковъ нашли герцога, онъ объявилъ, что устранение жаровни не входитъ въ кругъ его компетентности и что следуеть обратиться къ герцогу Узеда. Послали за этимъ герцогомъ и пока онъ давалъ приказанія, Филиппъ III едва не задохнулся отъ жары. Строгое соблюдение церемоніальныхъ предписаній нередко вело ва собой непріятныя последствія. Марія Антуанета, выходя изъ ванны, должна была мерзнуть, потому что ни одна изъ присутствовавшихъ дамъ не дерзала подать ей сорочку.

Этикетъ, имъющій цълью показать наглядно различія между слоями общества, не разъ давалъ поводъ ко множеству пререканій. Въ 1661 г. въ Лондонъ между испанскимъ и французскимъ посланниками дъло дошло до рукопашной изъ-за того, кому изъ нихъ первенствовать. Вопросъ о томъ, въ правъ ли русскій посланникъ идти впереди французскаго, при вънскомъ дворъ въ 1808 г. едва не повлекъ за собой столкновеніе между Австріей и Франціей. Если и уладилось дъло безъ кровопролитія, то во всякомъ случать было потрачено очень много чернилъ на переписку между Въной и Парижемъ, прежде чъмъ поръшили съ этимъ вопросомъ.

Первый смертельный ударъ этикету былъ нанесенъ въ 1789 году, когда представители третьяго сословія дерзнули въ присутствіи дворянства и духовенства не снимать шапокъ. Тамъ, гдѣ титулы утратили свое значеніе, гдѣ всѣ люди объявляются равными, царство этикета должно рушиться. И во Франціи оно было потрясено такъ основательно, что когда Наполеонъ I сдѣлался императоромъ, молодыя дамы при его дворѣ не умѣли дѣлать реверансовъ. Но это вскорѣ измѣнилось, и этикетъ опять праздновалъ свои оргіи при имперіи. Наполеонъ безъ благоуханія этикета не могъ жить.

Въ человъческой жизни нъть такой стороны, которая не подчинялась бы скипетру этикета. Какъ надо ъсть, пить, одъваться, все это установлено параграфами этикета. Къ какимъ непріятностямъ иногда могло повести это, испытали на себъ г-жа де-Невилль, когда ей пришлось представляться герцогинъ Ангулемской. На пути г-жа Моро замътила, что у ея протеже на бъломъ головномъ уборъ не хватало такъ навываемыхъ кружевныхъ бородокъ — необходимой принадлежности туалета того времени для пріема при дворъ. Вернуться домой было уже поздно, и утъщились надеждой на возможность одолжиться недостающимъ убранствомъ у герцогини Дюрасъ, жившей въ Тюльери. Къ ужасу прибывшихъ дамъ, герцогиня уже успъла отправиться въ покой герцогини Ангулемской. Послъдовали новыя совъщанія. Что же дълать?

«Вы должны—ръшила г-жа Моро—ко всъмъ повертываться лицомъ и ни къ кому не стоять спиной. Тогда не замътять, чего вамъ недостаеть. Впрочемъ, прикройте волосами свой недочетъ». Къ удовольствію объихъ дамъ, церемонія прошла счастливо и нарушеніе этикета не было замъчено.

Но этикетъ регулируетъ не только тду, питье и одежду, но и способъ взаимныхъ привътствій. Въ прежнія времена считалось бы нарушеніемъ этикета, если бы болье зажиточная хозяйка приняла свою гостью, не имъя канарейки на указательномъ пальцт. А то, что теперь считается неприличнымъ, въ XVI-мъ стольтіи въ Англіи являлось обыкновеніемъ благовоспитанныхъ джентльменовъ. Этикетъ предписывалъ тогда при входъ въ домъ цъловать дамъ, живущихъ въ этомъ домъ.

— Изъ воспоминаній о принцѣ Жеромѣ Наполеонѣ. Парижскія газеты переполнены воспоминаніями изъ жизни скончавшагося принца Жерома Наполеона. Само собой разумѣется, во всѣхъ разсказахъ соблюдается соотвѣтственная окраска изданій. Вакри въ «Rappel» разсказываетъ: «Я знакомъ былъ съ принцемъ Наполеономъ. Въ 1849 г. «Rappel» назывался «Evénement». Онъ велъ ту же войну подъ другимъ названіемъ. Луи Бонапартъ черезъ своего префекта Картье воспретилъ розничную продажу газеты въ кіоскахъ. Явился принцъ Наполеонъ и среди Boulevard des Italiens потребовалъ продать ему нашу газету. Посмотрю, молъ, осмѣ-

лится ли полиція арестовать двоюроднаго брата президента республики... Нѣсколько мѣсяцевъ спустя оба сына Виктора Гюго, Поль Мерисъ и я находились подъ арестомъ въ Консьержери. Однимъ изъ нашихъ посѣтителей былъ принцъ Наполеонъ. Мы могли столковаться съ нимъ очень легко. Онъ былъ такой же республиканецъ, какъ и мы. Однажды, когда онъ опять пожелалъ навѣстить насъ, его не допустили. Онъ могъ съ нами говорить только черезъ рѣшетку двора. Онъ сильно негодовалъ на полицейскаго префекта Мопа, по приказанію котораго ему устроили такой афронтъ. «Онъ расплатится со мной», крикнулъ принцъ при уходѣ. Черезъ нѣсколько дней онъ опять пришелъ, и на этотъ разъ могъ войти къ намъ. И открывавшіе для него рѣшетку теперь низко кланялись ему.

Оказалось, что принцъ побываль въ Елисейскомъ дворцѣ и пожаловался. «Это твоя вина», отвѣтилъ ему кузенъ, «ты дѣлаешь мнѣ оппозицію, и мои чиновники обращаются съ тобой, какъ съ врагомъ. Отъ тебя вполнѣ зависитъ то, чтобъ они относились къ тебѣ, какъ къ принцу крови».

«Gaulois» пишеть: «Роль принца Наполеона извъстна. Такъ какъ онъ съ самаго начала второй имперіи привыкъ считать Наполеона III только предтечей своего собственнаго правленія, то рожденіе императорскаго принца разрушило всѣ его надежды. Съ того времени и зародилось въ немъ сильное отвращеніе къ императрицѣ Евгеніи. 15 го ноября 1863 г. въ Конпьенѣ императоръ попросилъ его провозгласить тостъ за здоровье императрицы, которой тезоименитство праздновалось тогда. По придворному этикету принцъ сидѣлъ справа отъ императрицы. На вызовъ императора онъ отвѣтилъ гримасою. Императоръ повторилъ свое требованіе. «Я не могу говорить публично», возразилъ принцъ Наполеонъ. «Значитъ, вы не хотите поднять здравицу императрицы», настаивалъ императоръ. «Ваше величество извините меня, я желалъ бы совершенно уклониться отъ этого»,— отвѣтилъ принцъ. Тогда нмператоръ обратился къ принцу Мюрату и попросилъ его возгласить тостъ. Императрица не измѣнила своей улыбки. На слѣдующее утро послѣдовало примиреніе, но принцъ въ тотъ же день уѣхалъ изъ Компьеня».

Принцъ Наполеонъ былъ постояннымъ гостемъ въ салонѣ маркизы д'Ary (Agoust), тещи Оливье. Однажды маркиза явилась въ Тюльери и попросила придворную даму доложить о себѣ императрицѣ. «Маdame, сказала
она съ волненіемъ, я открыла страшную тайну, отъ которой можетъ зависѣть спокойствіе всѣхъ. Принцъ Наполеонъ помѣшался отъ любви къ императрицѣ. Послѣдняя знаетъ это. Умолите ея величество держаться относительно принца менѣе строго и жестоко. Вмѣсто того, чтобъ съ отчаянія
обращаться къ оппозиціи, онъ будетъ самой прочной опорой для императора
и его сына». Вскорѣ затѣмъ маркиза была посажена въ домъ умалишенныхъ.





## ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.

Переписка княгини Ливенъ съ графомъ Греемъ. — Французы разочаровывающіеся въ графъ Толстомъ. — «Плоды просвъщенія» въ нъмецкомъ переводъ. — Нъмецкіе и французскіе журналы, толкующіе о проповъдничествъ Толстого. — Салтыковъ въ нъмецкомъ переводъ. — Новый трудъ Магаффи о греческомъ міръ. — Два новыхъ фанцузскихъ журнала. — Записки общества имени Мицкевича. — Исторія евреевъ. — Записки объ Индіи графа Потоцкаго.

ЫШЕЛЬ ТРЕТІЙ томъ «Переписки княгини Ливенъ и графа Грея» (Correspondence of princess Lieven and earl Grey). О первыхъ томахъ мы говорили въ прошломъ году. Вышедшій нынѣ томъ, менѣе интересенъ, потому что Грей уже оставилъ свое мѣсто премьера въ англійскомъ кабинетѣ, а княгиня Ливенъ была отозвана въ Петербургъ. Министръ перенесъ свою отставку съ большимъ равнодушіемъ, чѣмъ посланница свое отозва-

ніе. Онъ пишеть, что оставивь Лондонь, узнаеть о политическихъ событіяхъ только изъ газеть, но за то получаеть, въ своемъ уединеніи много доказательствъ искренней привязанности близкихъ ему лицъ. Но княгиня жалуется, что ея положение при дворь, какъ жены наставника цесаревича, не замёняеть значенія, какимь она пользовалась въ Лондонъ. Жалуется она и на «скучный, ужасный Петербургъ», гдъ у нея умерло двое льтей. Она оставила Россію и, поживъ въ Германіи, окончательно устроилась въ Парижъ. Николай I быль до того недоволень ея отъёздомь, что князь Ливень не смъть даже писать ей сначала о смерти ихъ сына Константина, и она пишеть Грею, что не имфетъ точныхъ извъстій о постигшемъ ее несчастіи. Она и узнала объ немъ только потому, что ей возвратили ея письма къ сыну, съ отмёткою на конверте, что онъ скончался. Она возмущается темъ, что мужъ не сообщаеть ей никакихъ подробностей. Смерть, постигшая вскоръ же и самого князя, тронуда ее меньше, чёмъ потеря сына и, сообщая о своемъ вловствъ, она разсуждаетъ больше не объ немъ, а о томъ, что Талейранъ, умершій въ то же время, не могь быть искреннимь, объявляя, что принадле-

жить къ римско-католической церкви. «Онъ сдёлаль это только изъ политических соображеній и я сильно сомніваюсь, чтобы Богь просвітиль его въ последнюю минуту». Въ политическихъ взглядахъ ея, высказываемыхъ въ корреспонденціи, нътъ ничего особенно замъчательнаго. Она недовольна вившательствомъ Англіи въ испанскія діла, перенесеніемъ праха Наполеона въ Парижъ. Весьма въроятно впрочемъ, что она не котъла, какъ прежде, говорить много о политик съ отставленнымъ министромъ, потому что не желала сообщать ему о своемъ вступленіи въ роль Эгеріи у новаго Нумы Помпилія, министра Гизо. Чтобы утвішить прежняго друга, она пишетъ ему: «Гизо сильно желаетъ познакомиться съ вами. Онъ вамъ понравится. Это умъ строгій, но блестяще образованный; въ Лондонъ онъ можеть нравиться только серьезнымъ людямъ». О сирійскомъ кризист 1840 года она отзывается очень уклончиво: какъ русская, она сочувствовала требованіямъ Россіи, хотя и ненавидела Пальмерстона, поддерживавшаго эти требованія. Она котела последовать за своимъ другомъ Гизо, когда тотъ быль назначень посланникомь въ Англію, но ей не разрѣшили прівхать въ Лондонъ, когда тамъ былъ цесаревичъ. Грей все болъе удалялся отъ политической жизни и княгиня Ливенъ напрасно побуждала его, въ своихъ письмахъ, заняться общественными дёлами и составить коалицію съ Робертомъ Пилемъ. За его планами бывшій министръ слёдиль однако съ большимъ сочувствіемъ и одобряль его билль о муниципальной реформъ. Графъ Грей быль вообще либеральнъе своей консервативной корреспондентки и когда она побуждала его къ преследованію О'Коннеля за его выходки противъ налаты лордовъ, онъ писалъ ей: «я всегда буду противъ его усилій уничтожить палату лордовъ, но не буду и преследовать его за эти усилія. Такія мёры рёдко удаются, это вамъ доказываеть наша революція 1688 года. Всякія преслідованія доказывають только слабость правительства и дівлають изъ преследуемыхъ-мучениковъ, вліяніе которыхъ усиливается». Вообще письма Грея отличаются здравымъ подитическимъ тактомъ.

- Французы начинають понемногу не только хвалить последнія произведенія Л. Н. Толстого, но и разбирать ихъ. Серьезный критикъ «Revue Bleue» Огюстенъ Филонъ, разсказавъ подробно содержание «Плодовъ просвъщенія» (Les fruits de la science) говорить, что опыть показываеть «непроходимую глупость (la bêtise inefable) хорошаго русскаго общества, гдъ дъвушки ходять сколько можно болье декольтированными, сыновья обманывають и осмънвають своихь отцовь, жены говорять мужьямы: «вы считаете себя умными, а вы идіоты» — и это правда. Карты, спиритизмъ, собаки, бренчанье на фортеньяно, ъда и питье съ утра до вечера, наконецъ балы, гдь раздытыя старухи пляшуть до баснословныхь лыть-воть чымь наполненъ весь день. Такъ ли вёрно это описаніе, какъ его представляеть графъ Толстой? спрашиваеть французскій критикъ и отвічаеть: «не знаю! но Толстой не только оплакиваеть людей, но и смется надъ ними-когда ему весело. Но съ нимъ нельзя согласиться, когда онъ вкладываетъ здравыя мысли, философію пьесы, -- въ уста кухарки, лакея или кучера. Не знаю, какъ идутъ дъла въ Россіи; наше общество не стоитъ многаго, но наши слуги все-таки хуже насъ и наши кухарки или дворники не въ состояніи обратить насъ на путь истинный. Эти реформаторы снизу-приносять больше вреда, чъмъ реформаторы сверху». Общество наше очень жалкое, но какъ исправить его? На это отвъчаетъ другая книга того же автора: «Идите, пока у

васъ есть свътъ» (Marchez, pendant que vous avez la lumière). Мы говорили уже, въ прошломъ году, объ этомъ разсказъ, появившемся первоначально на англійскомъ явыкв, а теперь выходящемъ и на французскомъ. Идти къ свъту-дъло хорошее, но надо, чтобы этотъ свъть быль настоящій. а не блудящій огонь, который заводить въ болото. Разсказъ относится ко II въку по Р. X. когда была попытка устроивать между христіанами роль фаланстерій. Тогда они предлагали сытому, богатому, могущественному римскому обществу бросить всь «плоды просвыщенія», отказаться отъ богатства, отъ всёхъ удобствъ цивилизаціи, идти въ общину, въ пустыню, вести жизнь аскета, полную лишеній. Настоящая кристіанская семья, безъ крайностей увлеченія аскетизмомъ и фанатизмомъ, образовалась впослёлствій, но Толстой все-таки хочеть основать ее на безбрачіи, на отреченіи оть плотскихъ вожделеній. Вступить въ бракъ можно, но не следуеть любить свою жену. Какое странное увлечение невозможными, сектаторскими идеями, въ которыхъ французскій критикъ видить візнія буддизма и находить воззваніе генерала «арміи спасенія» Бутса-объ истребленіи бідности и пороковъ--работой и взаимопомощью гораздо практичнью всёхъ плановъ «толстоизма» Графъ приглашаетъ всёхъ пахать землю или складывать печи. «Вы вырываете у меня перо изъ рукъ и суете въ нихъ лопату, говоритъ Фидонъ: но если я пишу плохо, то копаюсь въ землъ еще хуже. Что же изъ этого выйлетъ?»

 «Плоды просвъщенія» перевели и нъмцы, правильнъе французовъ. и назвали Die Früchte der Bildung, а не плодами науки. И не только перевели, но и поставили на столичномъ берлинскомъ некоролевскомъ театръ (Residenz-theater). Сънграли пьесу разумъется скверно, но переводъ и значеніе пьесы оп'янили върно. Критикъ «Magazin für Litteratur» Францъ Маутнеръ, говоритъ, что гр. Толстой не хочетъ быть писателемъ, а претендуеть на званіе пророка или основателя новой религіи, полу-Магомета и полу-Оригена. Уже несколько леть сряду онь не только громить греми міра, но находить, что настоящее время вполнъ созръло для проповъди о спасеніи душъ. Свои идеи онъ высказываетъ не только въ благочестивыхъ брошюрахъ, но и въ повъстяхъ съ предисловіями и послесловіями, какъ въ «Крейцеровой сонать», а даже въ пьесехъ. Въдь средневъковые проповъдники поучали же нароль не только въ перквяхъ, но и на подмосткахъ, въ уличныхъ фарсахъ. Маутнеръ находить однако, что въ книгъ произведение Толстого производить больше впечативнія, чёмь на сценё, гдё именно серьезныя поученія кухарокъ и підльныя замічанія мужиковъ возбуждали больше смёха, а сцена спиритизма оказалась чистёйшимъ фарсомъ французскихъ бульварныхъ театровъ.

— Нѣмцы увѣряють, что въ Германіи гораздо лучше понимають и оцѣнивають гр. Толстого, чѣмъ во Франціи. Это очень усердно доказываетъ Отто Германъ въ встетически-консервативномъ журналѣ «Preussische-Jahrbücher». Онъ находить, что успѣхъ аскетическихъ проповѣдей Толстого происходитъ въ современномъ цивиливованномъ обществѣ отъ болѣвненнаго утомленія утонченностью культуры. Другой критикъ, Іеронимъ Лормъ, въ журналѣ «Gegenwart» сравниваетъ стремленія Толстого съ иденми сѣверо-американскаго реформатора Сальтера и отдаетъ предпочтеніе русской доктринѣ, которая ставитъ религію источникомъ практической морали, тогда какъ американецъ хочетъ практическую мораль возвести въ религію. Но

французы, какъ мы уже говорили, отрицають вообще популярность Толстого во Франціи. Эрнестъ Тиссо, во введеніи къ дёльной характеристикъ Некрасова, въ «Revue internationale», говорить, что «русскій умь не знакомъ съ эстетическими тонкостями». За то Жанъ Флери, въ томъ же журналѣ, восхищается невѣдомо какими-то тонкостями въ романѣ г-жи Назарьевой «Актриса», помѣщенномъ въ «Наблюдателѣ», «Симфоніей» г. Чайковскаго и повѣстями г. Потапенко. И всѣ эти критики считаютъ себя знатоками русской литературы.

- Въ нъмецкомъ же журналь «Magazin für Litteratur» нашъ бывшій книгоиздатель и знатокъ русской литературы Василій Егоровичь Генкель, познакомившій німцевь въ прекрасныхъ переводахъ съ лучшими произведеніями Достоевскаго, перевель разсказъ Салтыкова: «Какъ одинъ мужикъ прокормиль двухъ генераловъ» (Wie ein Mushik zwei Generale ernährte). Въ короткомъ предисловіи Генкель говорить, что въ разсказѣ своемъ «знаменитый сатирикъ хотълъ доказать, что бъдный, презираемый (къмъ?) русскій народъ, простой мужикъ, составляеть собственно силу, опору и основу государства. Пъйствительно, производительна только работа народа и ею обусловливается пропитаніе и благосостояніе такъ называемыхъ высшихъ классовъ и особенно міра чиновниковъ. Высоком ріе и самомн в ніе бюрократовъ, презирающихъ большинство націи и видящихъ въ ней только платежныя силы или даже рабочій скоть, різко осуждаются въ этомъ разсказъ, хотя писатель изображаеть также подчиненность, умъренность и добродущіе русскаго рабочаго. Салтыковъ доказываетъ также, что высокоумная (superkluge) администрація съ ея бюрократическою мудростію, горазло болье нуждается въ преобразовании, чъмъ народная масса, заботящаяся не только о себь, но и несущая на своихъ плечахъ всю тягость государственнаго управленія». Переводчикъ сознается, что невозможно передать во всей его силь своеобразный юморь Салтыкова и его оригинальный слогъ.
- -- Вышелъ новый трудъ знатока греческой жизни и исторіи Джона Магаффи «Греческій міръ подъ римскимъ владычествомъ» (The greck world under romanaysw). Это продолжение его прежняго классическаго сочиненія «Древне-греческая жизнь», изданнаго еще въ 1879 году на русскомъ языкъ, въ переводъ М. Стратилатова, фирмою А. С. Суворина. (Въ Москвъ вышли въ 1882-83 гг. два объемистыхъ тома «Исторіи классическаго періода греческой литературы» того же автора). Авторъ доводить исторію Эллады и ея населенія отъ покоренія ея римлянами до парствованія Адріана, отъ Полибія до Плутарха. Это собственно не политическая, а общественная исторія, въ томъ же родь, какъ и его разсказы о жизни древнихъ грековъ отъ Гомера до Менандра. Онъ собираль свои свёдёнія не только изъ историческихъ и литературныхъ документовъ, но изъ памятниковъ архитектуры, нумизматики, остатковъ старины. Положение грековъ подъ властью римлянъ изменялось не только въ разныя эпохи, но и смотря по местностямъ, гдъ сильнъе или слабъе выказывалось вліяніе эллинизма, начиная отъ центровъ его развитія и до передовыхъ постовъ, брощенныхъ Греціей въ отдаленныя страны, какъ Селевкія между пареянами, Массилія въ Галліи, Пантиканея на съверъ. Греція примирилась скоро съ своею участью покоренной страны, не возставала противъ Рима, не составляла заговоровъ, а развивала свою культуру и торговлю. Асины привлекали посётителей своею уче-

ностью, Лаодикея, разрушенная землетрясеніемъ при Нероні, снова выстроилась на свой счеть, не требуя помощи отъ правительства, Виеинія воздвигала великоліпныя зданія. Собственно на жизнь Рима греки иміли вліяніе только въ извістные періоды и въ извістномъ отношеніи. Все это подробно и художественно разсказалт Магаффи въ своемъ чрезвычайно любопытномъ сочиненіи.

— Намъ прислади изъ Парижа первый нумеръ журнада, уже щестой годъ издающагося во Франціи, но у насъ почти вовсе неизвъстнаго. Онъ носить двойное названіе: «Indépedance» («Independant littéraire») и выходить два раза въ мѣсяцъ тетрадями in quarto (24 страницы въ 2 столбиа). Съ нынъшняго года журналъ увеличилъ свой форматъ и объщаетъ печатать литературные курсы парижскихъ и провинціальныхъ факультетовъ. Журналъ доставленъ намъ при гектографированномъ письмъ секретаря редакціи. Поль Монталь обращаетъ особое вниманіе на отдёлъ Revue cosmopolite. составитель котораго, Луи Гессемъ, объщаетъ разбирать иностранные журпалы, которые просить присылать регулярно къ нему куда-то въ департаменть Сены и Уазы, за что онъ «конечно будеть доставлять редакторамъ нумера, гдф разбираются ихъ журналы». Знаетъ ли г. Гессемъ иностранные языки, и особенно русскій, объ этомъ ничего не говорится, и даже въ первой стать в «Revue cosmopolite» не разобранъ ни одинъ иностранный журналь, а только говорится, какую пользу принесуть эти разборы. Самый составъ журнала, въ которомъ не участвуетъ не одинъ выдающійся писатель-очень слабъ и жидокъ. Гораздо интересеве и любопытиве новый журналь, выходящій также 2 раза въ місяць «Revue encyclopédique», составляющій продолженіе знаменитой энциклопедіи Ларусса, выпустившей въ концѣ прошлаго года второе приложение къ своему капитальному изданію. Журналь заключаеть въ себ'в четыре отділа: литература и искусства, науки правственныя и политическія, науки чистыя и прикладныя-и алфавитный указатель новостей текущей жизни и статей помъщенныхъ въ журналь, касающихся всьхь отраслей знаній. Множество рисунковь, портретовъ, автографовъ, снимковъ съ новыхъ картинъ, зданій, памятниковъ, карикатуръ и пр. илюстрирують это превосходное изданіе, отвічающее на всв вопросы нашего времени, касающееся всвхъ злобъ дня. Богатство и разнообразіе свёдёній, сообщаемыхъ «Энпиклопедическимъ обозрёніемъ» дълаеть его необходимымъ для журналиста, ученаго и свътскаго человѣка.

— Въ концѣ 1890 г. вышелъ четвертый томъ «Записокъ» литературнаго Общества имени Адама Мицкевича. Общество это, имѣющее главное мѣстопребываніе во Львовѣ, возникло подъ вліяніемъ подобныхъ же, существующихъ въ Англіи въ честь Шекспира, въ Германіи—Гете и Данта, и въ програмѣ своей дѣятельности, между прочимъ, имѣетъ изданіе «Записокъ», которыя, наряду съ отчетами о дѣятельности Общества, содержали бы въ себѣ статьи о Мицкевичѣ и его поэзіи, а также извѣстія о новостяхъ, какія появляются въ краѣ или за границей. Изданіе «Записокъ» продолжается уже четвертый годъ; первый томъ вышелъ въ 1887 г. подъ редакціей проф. Романа Пилата, и въ свое время былъ замѣченъ критикой; между прочимъ, въ немъ помѣщена статья г. Спасовича «Мицкевичъ и Пушкинъ предъ памятникомъ Петра Великаго». Во вторсмъ томѣ, вышедшемъ въ 1888 г., кромѣ историко-критическихъ статей о Мицкевичъ, обращали на себя вни-

маніе нікоторыя подробности о товіанизмів, которымь увлекался знаменитый польскій поэть.

Небезъинтересную черту польской эмиграціи, въ третьемъ томѣ «Записокъ», сообщиль проф. Пилать въ статьѣ «Голоса эмигрантской публицистики о первыхъ лекціяхъ Мицкевича въ «Collège de France». Поэтъ, котораго по смерти осыпаютъ цвѣтами,—иной разъ, даже чрезмѣрно, въ жизни испытывалъ иногда, какъ оказывается, тернія отъ своихъ соотечественниковъ, а именно отъ редакторовъ тогдашнихъ газетъ «Новая Польша», «Польскій демократъ» и т. п., что подтверждается приводимыми авторомъ извлеченіями изъ тѣхъ изданій.

Четвертый томъ «Записокъ», кромѣ новаго портрета Мицкевича (всѣ томы украшены портретами поэта изъ разныхъ эпохъ его жизни) также содержитъ въ себѣ, главнымъ образомъ, разборъ сочиненій Мицкевича, которому посвящены три обширныя критическія статьи о «Конрадѣ Валленродѣ», «Дзядахъ» и вліяніи Шиллера на поэзію Мицкевича. Авторъ послѣдняго этюда признаетъ большое вліяніе идеальной поэзіи нѣмецкаго пѣвца особенно на первую пору творчества Мицкевича, въ стихахъ котораго это вліяніе отражается иногда невольно; наконець, можно еще указать на нелишенную значенія для исторіи польской литературы статью г. Гордынскаго—«Мицкевичъ и Бродзинскій», разсматривающую взаимное,—чисто литературное вліяніе этихъ двухъ польскихъ писателей, хотя лично они никогда не имѣли сношеній. Въ этомъ же томѣ помѣщено подробное описаніе прошлогодняго торжества переноса праха великаго польскаго поэта изъ Парижа въ Краковъ, съ воспроизведеніемъ всѣхъ рѣчей. Кстати приведены изображенія выбитой по этому случаю медали и гробницы поэта.

Обзоръ четырехъ томовъ «Записокъ» литературнаго Общества имени Адама Мицкевича показываеть, что оно черезчурь уже буквально до однообразія придерживается програмы. Не повредили бы изданію статьи болье широкаго, критическо-общественнаго содержанія, въ связи съ разными фазисами жизни Мицкевича. Небольшой образчикъ подобныхъ статей мы указали лишь въ стать проф. Пилата объ отношеніи къ поэту тогдашней эмиграціи. Одни критическіе разборы всёмъ извёстныхъ поэмъ не привлекутъ много читателей, даже среди польской публики, не говоря уже объ историко-литературномъ достоинств этихъ трудовъ. Но имя великаго поэта могло бы послужитъ центромъ для историческихъ этюдовъ объ интересной, пережитой имъ эпохъ.

— Нельзя не отмётить вышедшій въ Варшавё пятый томъ обширнаго труда Нусбаума: «Исторія евреевъ отъ Моисея до нашего времени», первый томъ котораго появился года два назадъ. Раздёльными пунктами предыдущихъ томовъ служатъ такія событія, какъ вавилонское плёненіе, разрушеніе второго храма іерусалимскаго Титомъ, эпоха философа и ученаго Моисея Маймонида (1232 г. по Р. Х.), при которомъ юданямъ получилъ обновленіе и, наконецъ, новѣйшія времена. Четвертый томъ сочиненія заканчивается 1862 годомъ. Появившійся нынѣ пятый томъ труда Нусбаума не имѣетъ, такимъ образомъ, непосредственной связи съ предшествующими и, составляя отдѣльное цѣлое, носитъ названіе: Евреи въ Польшъ. Эта страна въ исторіи еврейства занимаетъ обособленное мѣсто, болѣе видное, чѣмъ какая-либо другая, чѣмъ, между прочимъ, опредѣляется и значеніе еврейскаго вопроса въ унаслѣдованныхъ отъ Польши краяхъ—въ австрій-

ской Галиціи, въ царствъ Польскомъ и въ нашихъ западныхъ губерніяхъ. Евреи съ полнымъ основаніемъ могуть считаться въковъчными обитателями этой страны: прибытіе ихъ туда, составляющее исходный пунктъ изложенія новаго тома Нусбаума, совершилось между 894 и 1080 годами, Авторъ имълъ въ своемъ распоряжени не только польские источники, какими пользовались предшествующіе, немногочисленные, впрочемъ, историки даннаго предмета, въ родъ Чацкаго, Краушара, Мацъевскаго, но также и еврейскую литературу. Это даеть ему возможность исправлять ихъ ощибки. выяснять неосновательность некоторыхь, сложившихся про польскихъ евреевъ легендъ, въ родъ того, что они совращали христіанъ при Сигизмундъ I, что нъкій Сауль Валь по смерти Сигизмунда Августа чуть ли не быль даже цёлый день королемь польскимь, тогда какь на дёлё этоть Валь, какъ человъкъ богатый и вліятельный, пользовался лишь большимъ значеніемъ при исходів тогдашнихъ выборовь. Въ общемъ, тысячелівтняя исторія еврейства убъждаєть автора, что поднимающіяся противь нихъ бури (антисемитизмъ) минуютъ.

— Не лишена интереса вышедшая въ Краковъ книжка графа Іосифа Потоцкаго: «Охотничьи замътки объ Индіи». Хотя, какъ заглавіе показываеть, она посвящена, главнымъ образомъ, похожденіямъ графа на охотё и картинамъ индійскихъ дворовъ, зависимыхъ отъ Англіи, тъмъ не менже, авторъ не оставляетъ, между прочимъ, безъ вниманія и вопросъ о «возможномъ столкновения двухъ могущественныхъ соперниковъ», изъ-за рёшительнаго вліянія на востокъ. Нельзя сказать, чтобъ въ книгъ было что-нибудь новое и оригинальное по части историко-политическихъ возврѣній; но въ устахъ поляка звучить все-таки чемъ-то неожиданнымъ мненіе, что англичане сами себь вредять своемь наименнымь отношениемь къ туземпамь, и что сближеніе здёсь невозможно, вслёдствіе (!) огромной разницы между англійской цивилизаціей съ культурнымъ развитіемъ обитателей Остъ-Индін, какъ будто культурная разность можеть объяснить неуваженіе къ человъческимъ правамъ туземцевъ. По отношенію къ Россіи польскія вамъчанія можно признать обычными, хотя заключительный выводь намъ благопріятенъ: своимъ общественнымъ строемъ, своей исторіей, русскіе значительно болье сближены (!) съ тувемнымъ населеніемъ и имъ легче будеть пріобрьсти его расположение, тъмъ болъе, чти они обладаютъ политическою смътливостью и железною последовательностью, благодаря какимъ качествамъ могуть соперничать съ англичанами. Индійскій вопрось отзовется и на европейскихъ отношеніяхъ, по мевнію автора и его коментаторовъ; мы думаемъ, впрочемъ, что это дъло еще далекаго будущаго.





## СМВСЬ.

СТОРИЧЕСКОЕ Общество. Въ годовомъ васёданіи, комитетъ Общества представиль на разсмотрёніе общаго собранія отчеть о состояніи и дёятельности Общества въ 1890 г. Основанное въ концё 1889 года Общество состоить изъ 162 дёйствительныхъ членовъ и одного соревнователя. Предсёдателемъ — профессоръ Н. И. Карёевъ. Приходъ за истекшій годъ 935 р., расходъ — 119 р. 84 к. Если и въ будущемъ расходъ будеть слишкомъ въ восемь разъ меньше прихода, благосостояніе Общества обезпечено.

Въ отчетномъ году Общество имело 13 заседаній, посвященныхъ научнымъ сообщеніямъ и преніямъ по поводу ихъ, а также обсужденію текущихъ дёлъ. Кром'в того, Общество было занято вопросомъ объ изданів своихъ трудовъ и составленіемъ систематическаго указателя исторической литературы. Комитеть приступиль къ печатанію сборника своихъ трудовъ въ количествъ 800 экземпляровъ. На покрытіе расходовъ по изданію пожертвовано разными лицами 385 руб. При Обществъ организуется библіотека исторических сочиненій изъ пожертвованных книгь. Засёданіе закончилось сообщеніями: Е. Ф. Шмурло-«Разсказъ итальянца Тедальди о Россіи временъ Іоанна Грознаго» и г. Покровскаго—«О новыхъ явленіяхъ въ области разработки древне-греческой исторіи». Особенно интересно сообщеніе г. Шмурло. Онъ обстоятельно познакомиль собраніе со взглядами Тедальди на личность Грознаго, а также на существовавшія въ то время постройки, пути сообщенія, денежныя единицы и пр. Итальянецъ особенно быль поражень отсутствиемь каменныхь построекь въ России. При беседё съ Іоанномъ Грознымъ, на вопросъ царя, что говорять въ Европф о личности правителя московскимъ государствомъ, Тедальди ответилъ: «Васъ считають жестокимь». - «Я жестокь только съ дурными людьми», - отвътиль Грозный. Въ общемъ собраніи С. М. Середонинъ сдёлаль сообщеніе о вооруженныхъ силахъ Московскаго государства въ концъ XVI въка. Вопросъ о численности московскаго войска представляется весьма важнымъ при ръшени и объяснени различныхъ явлени въ общей истории Московскаго государства. Между твиъ, опредвление этого вопроса съ точностью очень трудно, такъ какъ всв иностранные источники дають по этому вопросу крайне сбивчивыя и въ большинствъ случаевъ сильно преувеличенныя указанія. Референть пытался опредёлить численность московскихъ войскъ въ XVI въкъ по русскимъ офиціальнымъ источникамъ, главнымъ образомъ по разряднымъ книгамъ той эпохи. Такимъ образомъ, ему удалось констатировать, что въ 1563 г. въ полоцкомъ походе въ московскомъ войске было 18,000 конницы (главное войско того времени) или дътей боярскихъ. Въ общемъ число конницы, по мивнію г. Середонина, не превышало 25,000 детей боярскихъ. Но принимая во вниманіе, что каждый сынъ боярскій должень быль приводить съ собой вооруженных слугь, по одному съ каждыхъ 100 четвертей земли своего владенія, число войска должно въ общемъ превышать 25,000 втрое (считая среднее земельное владъніе въ 200 четвертей). Итакъ, число конницы можно определить въ 75,000 человък; прибавя сюда около 7 тысячътатаръ, принимавшихъ участіе въ войнахъ, и около 15 тысячъ пъхоты или стрельцовъ и несколько сотенъ инсстранцевъ, составлявшихъ особый отрядъ, получимъ въ общемъ, что число всёхъ московскихъ войскъ не превышало 100,000 человекъ. Число это всегда сильно преувеличено у иностранныхъ историковъ того времени и исключеніе составляеть одинъ Маржереть, у котораго можно найти вёрныя указанія на численность войскъ и вообще на положеніе военнаго діла въ Московскомъ государствѣ эпохи XVI вѣка.

Памятники древности Вятскаго края. Свёдёнія о находкахъ каменныхъ орудій въ преділахъ Вятской губерніи, существующія въ русской археологической литературь крайне отрывочны. Открытые въ разныхъ мъстахъ кремневые страды и ножи, по религіознымъ побужденіямъ или за недостаткомъ лучшаго матеріада, могли употребляться містными инородцами и въ ближайшую эпоху, а каменныя шлифованныя орудія найдены на такихъ городищахъ (костеносныхъ), которыя нельзя отнести къ очень отдаленному времени. Есть также основание предполагать, что если въ глубокой древности и была заселена губернія, то далеко не вся, а развѣ въ западной своей части по правому берегу ръки Вятки и притокахъ послъдней - Маломъ и Пижмъ. Въ этой мъстности, къ югу отъ Вятки и Слободскаго, найдено много исключительно кремневыхъ орудій, весьма разнообразныхъ по цвъту и качеству, что заставляеть считать ихъ привозными. Преобладають ножи и скребки; «громовыя стралы» встрачаются въ маломъ числа. Ближе къ границамъ Казанской губерній, въ глубинъ убядовъ Яранскаго и Уржумскаго, попадаются шлифованныя каменныя орудія (копья, скребки, стрелы) и въ томъ числе очень оригинальные молоты, въ виде долоть. Пространство между лавымъ берегомъ Вятки и Камою оставалось, вероятно, необитаемымъ не только въ эпоху каменнаго вѣка, но и значительно позднье. Ничтожное количество найденныхъ на Чепув (важнъйшемъ львомъ притокѣ Вятки) каменныхъ орудій заставляеть думать, что они занесены сюда случайно, а если и принадлежать оседлому племени, то относятся къ болѣе позднему времени. Гораздо богаче любопытными находками берега Камы. Изъ добытыхъ здёсь предметовъ заслуживають вниманія: песчаниковый топоръ съ выемками для прикрепленія его ремнями къ рукояти; обоюдо-острый топоръ изъ песчаника въ четверть длиною, шлифованная діоритовая, стопообразная колотушка, кельты и небольшіе топоры-клинья изъ яшмы и другихъ твердыхъ каменныхъ породъ. Къ востоку отъ Сарапула попадаются еще каменныя орудія въ Гординской волости и по рікі Колычу, но далбе Зюздина вплоть до границы Пермской губерніи они уже не встрвчаются. Самый крупный памятникь въ Вятской губерніи, относящійся къ бронзовому віку — это ананьинскій могильникъ, открытый въ 1855 г. Невоструевымъ, разрытый въ 1859 г. Алабинымъ, изученный позже еще Лерхомъ, Шестаковымъ, Толмачевымъ, Аспелиномъ, Лихачевымъ и Пономаревымъ. Здёсь найдено 50 костяковъ. Изъ нихъ 6 въ цёломъ виде. 1/218 «истор. ввсти.», апрвль, 1891 г., т. xliv.

а остальные производять впечативніе сожженныхь на кострв. При мужскихъ скелетахъ обыкновенно находится оружіе — кельты своеобразной формы, кинжалы, секиры бронзовыя или железныя съ кабаньей головой и орлинымъ клювомъ, двухгранныя и трехгранныя стрелки и проч. При женскихъ костякахъ положены украшенія, иногда очень характерныя: пояса изъ продолговатыхъ съ перехватомъ, пластинокъ, составленныхъ изъ двухъ плоскихъ кружечковъ, ожерелья изъ мелкихъ глиняныхъ, глазированныхъ кружковъ, подвёски въ виде сердечка, ромба, груши и друг. Между костяками различаются бъдные и богатые: при бъднъйшихъ находится только ножи и глиняные черепки. При сожженныхъ костякахъ находили небольше горшечки, вфроятно, съ пепломъ: судя по следамъ огня на некоторыхъ вещахъ, следуетъ полагать, что покойниковъ сжигали въ одежде и при оружін. По митнію академика Эйхвальда — ананьинскій могильникъ принадлежить ко времени персидскаго царя Дарія и представляеть могилу важнаго скиеа, погребеннаго въ V въкъ вмъстъ съ женами, рабами и придворными. Большую ценность придаеть открыватель могильника Невоструевъ, найденной здёсь извёстной опочной плитё съ изображениемъ чедовъка: но сходству изображенныхъ на ней вооруженія и украшеній со скиескими, изследователь создаеть теорію происхожденія бронзоваго века въ восточной Европ'в отъ азіатскихъ скиновъ. Среди находокъ любопытны различные символы и амулеты; колески о четырехъ спицахъ, изображение полумісяца, орлиной головы, бараньей головки, пітушка, дракона, зміч съ открытою пастью, медвъжьей головы и т. п. Изъ вещей домашняго обихода можно отмѣтить: клинки ножей, круглые точильные камни, бронзовое шило и глиняные горшки. Кромъ ананьинскаго, другихъ кургановъ бронзоваго въка въ губерній неизвістно, а попадаются изрідка отдільныя находки броизовыхъ и мідныхъ предметовъ: очень распространены, наприміръ, мідные, узкіе топоры, но врядь ли они не относятся къ боле позднему времени. Не смотря на тщательныя изследованія, мёсто, занимаемое ананьинскимъ могильникомъ среди другихъ однородныхъ древностей, остается до сихъ поръ неопредёленнымъ. Ближе всего по сходству находокъ, оно стоитъ къ такъ называемымъ, костеноснымъ городищамъ, расположеннымъ по низовьямъ Камы и Вятки, -- только въ курганахъ преобладаетъ оружіе и совершенно не попадается костяныхъ вещей; городища же изобилуютъ костяными предметами общежитія и стрівдами. Изъ семи городищь, пока открытыхъ въ Вятской губерніи, самое богатое Пижемское, какъ и остальныя, небольшое. По масст костей, особенно дикихъ животныхъ, наполняющихъ городище, надо думать, что народъ, ихъ оставившій, велъ образъ жизни по преимуществу звёроловческій. Всё костяныя издёлія, какъ напримёръ: боевые молота, съ костянымъ наконечникомъ, по 2 вершка длины, остроги, удочки, ножи, ложки, гребни и лопаточки разныхъ формъ, употреблявшіеся въроятно для сбиванія мездры съ кожъ, - обработаны весьма искусно.

На нѣкоторыхъ предметахъ встрѣчаются изваянія фигуръ и головокъ различныхъ животныхъ, чаще всего лося (черта общая съ древностями ананьинскаго могильника), работа которыхъ отличается замѣчательнымъ изяществомъ. Желѣзныхъ издѣлій найдено очень мало. Извѣстенъ только одинъ зкземпляръ стрѣлы и одинъ наконечникъ копья. Встрѣчаются спѣды литыхъ мѣдныхъ и бронзовыхъ издѣлій—тигли и формы. Каменныхъ предметовъ попадается въ городищахъ очень мало, за исключеніемъ жернововъ изъ слабаго ячеистаго известняка, очень типичной формы. Гончарныя издѣлія съ городищъ—своеобразной величины горшки съ грубыми орнаментами; черепки крѣпки и такъ плотны, что при ударѣ издаютъ звонъ. Монетъ, помощью которыхъ можно было бы точно опредѣлить время сооруженія костеносныхъ городищъ, не найдено, что, можетъ быть, и служитъ вѣскимъ признакомъ ихъ древности. Г. Пономаревъ относитъ ихъ къ І—ІХ

въкамъ по Р. Х. Въ Западной Сибири, въ системъ ръки Иртыша, близь То больска, встръчены городища, наиболъе подходящія по культуръ къ костеноснымъ; въ окрестностяхъ Каштымскаго завода, Пермской губерніи, и близь Лаложскаго озера найдены древности, сходныя съ заключающимися въ костеносныхъ городищахъ, кости же, открытыя г. Теплоуховымъ въ Пермской губерніи, относятся къ болъе позднему времени, судя по стекляннымъ бусамъ и идоламъ чудскаго типа.

Въ «Вятскихъ Въдомостяхъ» помъщенъ перечень археологическихъ находокъ, сделанныхъ въ Вятской губерніи въ минувшемъ году. Перечисляемъ главныя: крестьянинъ деревни Собиной, Малмыжскаго увзда, О. Ступниковъ, подъ клётью своего дома, разравнивая землю, нашелъ корчагу мёдныхъ денегъ чекана семисотыхъ и начала восьмисотыхъ годовъ, въсомъ 6 пудовъ. Корчага оказалась зарытою въ двухъ четвертяхъ отъ поверхности земли. Крестьянинъ Лапшинъ, на нови, выпахалъ 5 серебряныхъ обручей и сосудъ съ ручкою, всего 3 ф. 311/2 зол. въсомъ. Крестьянинъ Поздъевъ нашель четыре серебряныхъ шейныхъ обруча, въсомъ въ 2 фунта. Д. Домрачевъ нашелъ въ своемъ огороде до 300 медныхъ монетъ чекана 1757— 1792 г. Измкинъ нашелъ на своей пашна серебряный шейный обручъ, васомъ 23 вол., за который ему унлачено археологическою комиссіею 12 руб., на нови нашли 22 серебряныя плитки и 128 золото ордынскихъ монетъ XIII-XIV въковъ. Изъ этого клада 117 экз. монетъ археологическою комиссіею передано въ вятскій музей, именно монеты Токтогухана, Узбека Джанибека, Бердибека, Хызри, Мюрида, Науруза, Кульна, Ордумелика. Въ научномъ отношении изъ всёхъ описанныхъ находокъ особенно интересны ордынскія монеты, найденныя въ Глазовскомъ увядв, а также малмыжскій кладъ близь деревни Вихаревой, находящейся при устье реки Валы; последняя находка расширяеть предёль распространенія чудско-болгарской культуры. Большая часть находокъ отослана въ археологическую комиссію, отъ которой лица, сдёлавшія находки, получили вознагражденіе, соотв'ятствующее стоимости найденныхъ вещей.

Славянское Общество. Последнее собрание было созвано для чествования памяти св. Кирилла. Засъданіе было открыто річью предсідателя графа Н. П. Игнатьева, очертившаго програму засѣданія. Хоръ Архангельскаго исполниль тропарь св. Кириллу и Менодію и народный гимнь. Съ канедры быль прочитань годовой отчеть за 1890 годь. Членовь было: почетныхь 35, пожизненныхъ 68 и дъйствительныхъ 350. Въ почетные члены избраны А. Ө. Бычковъ и М. Г. Кояловичъ. Общество въ теченіе года понесло утраты въ лицв О. О. Радецкаго, Г. П. Данилевскаго и архіепископа Никанора. Московское попечительство объ учащейся славянской мололежи получило нъсколько крупныхъ пожертвованій и могло выдавать стипендіи и пособія нъсколькимъ студентамъ-славянамъ, слушающимъ лекціи въ Московскомъ университетв. Въ будущемъ году, понечительство предполагаетъ открыть общежитіе для учащихся славянь. Издательской комиссіей Общества выпущены въ свътъ: «Сербская граматика» Новаховича и «Славянскій календарь», составленный Бёловерскимъ. Собраній въ теченіе года было 5. Славянское Общество въ Петербурга имало 33 стицендіата и 3 стипендіатки Средства и капиталы Общества возросли. Приходъ выразился 35,338 руб., расходъ-25,307 руб. Капиталы Общества выражаются суммой въ 222,684 руб. Отчеть этоть быль единогласно утверждень. После пенія хора, исполнившаго «Гусситскую пъсню» и пъсню «Гдъ домувъ муй?», секретарь Общества прочелъ статью славянскаго проповедника о. Наумовича, посвященную памяти тысячелётія патріарха Фотія и по своему содержанію имёющую связь съ историческимъ положениемъ Червонной Руси. По словамъ о. Наумовича, всякій народь переживаеть, какъ и отдёльный человёкь, стадіи младенчества, юности, эрвлости и старости и уступаеть затвмъ свое мвсто другимъ

молодымъ народамъ. Таковы были древняя Греція, Римъ, государства среднихъ въковъ и, наконецъ, нынъшняя врълая Германія. Пойдетъ ли Германія далье въ своемъ развитіи и рость? Едва ли. Выступаетъ другой молодой факторъ-славянство. Оно крынеть и ростеть. Обращаясь къ старины, авторъ утверждаетъ, что не будь 1,000 лътъ тому назадъ такого борца за православіє, какъ Фотій, славянство нын'є было бы полъ игомъ Рима и католицизма. Нынъ идеть борьба за православіе и въ Червонной Руси, которая хочеть жить общею жизнью со всёми славянами. Она надёется на то, что сольется съ мощнымъ русломъ православныхъ славянскихъ народностей. И въ Червонной Руси были измѣнники, ярые враги всего русскаго, въ среде депутатовъ на львовскомъ сейме. Но народъ отказалъ имъ въ своемъ довъріи. Онъ стоить за дружбу съ Россіей. Онъ брезгливо отвернулся отъ тъхъ глашатаевъ, которые проповъдовали непремиримую вражду къ Россіи, дружбу съ Польшею и рабство передъ папой. Галиційскій народъ полонъ чувства національности... Послі этой річи, встріченной очень сочувственно, публика прослушала пѣсню «Слава Богу на небѣ. Государю нашему по всей земль слава». Затьмъ дъйствительный членъ Общества М. И. Городецкій прочиталь статью о русскихь симпатіяхь въ польской поэзіи и о польскомъ поэть Антонь-Эдуардь Одынць (умерь въ 1885 г.), который, не утрачивая своей національности и патріотизма, относился къ русскимъ не только безъ ненависти, подобно большинству поляковъ, но съ полнымъ расположеніемъ и любовью. Эта статья напечатана въ настоящей книжкѣ «Историческаго Вѣстника». Произведенія Одынца были прочитаны въ польскихъ оригиналахъ и въ русскомъ переводъ. Очень хорошее впечатлъніе произвели польскіе переводы съ славянскаго и съ русскаго: молитвы Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего» и посланія Жуковскаго къ Е. О. Вадковкой»: «Минувшихъ дней очарованье». Последнія три произведенія нигді не были напечатаны. За свои русскія симпатіи Одынецъ оставался среди поляковъ долгое время, въ тени, но этими братскими чувствами къ русскимъ онъ выказалъ себя дучшимъ сдавяниномъ, вполнъ заслужившимъ воспоминанія о немъвъ засёданіи Общества. «Если бы было побольше такихъ поляковъ, какъ Одынецъ, тогда не было бы такихъ отношеній поляковъ ко всему русскому, какія существують, къ сожальнію, нынь», ваключиль свое сообщение декторь. Публика встретила это сообщение полнымъ одобреніемъ. Хоръ исполниль прекрасную по музыкѣ славянскую пьесу: «Бойна труба», которая по общему требованію была повторена. Застданіе закончилось чтеніемъ трехъ стихотвореній князя Церетелева и народнымъ гимномъ.

25-тильтів житомірской публичной библіотеки. Житомірская публичная библіотека была открыта по иниціативѣ Кіевскаго генералъ-губернатора Анненкова, 10-го апръля 1866 года, съ цълью распространенія въ крав русскаго вліянія. Попытки устроить здісь библіотеку были впрочемъ и раньше, но такъ какъ исходили отъ частныхъ лицъ и не находили себъ поддержки въ обществъ, разрозненномъ послъднимъ польскимъ мятежемъ, то такъ и оставались попытками. Такъ въ 1861 г. графъ Броэль Плятеръ обращался съ этой палью къ губернскимъ предводителямъ дворянства, соглашался пожертвовать 7,000 томовъ своей библіотеки, приглашая къ участію всёхъ образованныхъ людей, но дело кончилось ничемъ и библіотеки не было, пока ее не открыло правительство. Содержится библіотека теперь на субсидію (800 руб.), получаемую отъ правительства, членскіе взносы и плату подписчиковъ за право чтенія книгъ и входъ въ библіотеку. Въ настоящее время библіотека обладаеть основнымъ капиталомъ въ 11,843 руб. 79 коп., который и предполагаетъ употребить со временемъ на устройство собственнаго (теперь она пом'ящается въ губернаторскомъ дом'я), болье удобнаго пом'ящения. Книгъ въ библіотекъ 4,753 названія въ 19454 томахъ, распадающихся по равнымъ отдёламъ. При библіотек находится музей, заключающій въ себ 581 вкземпляръ горныхъ породъ, минераловъ и боле 200 образцовъ почвъ и подпочвъ Волынской губерніи. Основаніе ему положилъ бывшій губернаторъ
П. А. Грессеръ. Въ 1888 г. губернаторъ фон-Валь положилъ въ немъ основаніе нумизматическому отдёлу, пожертвовавъ нёсколько десятковъ древнихъ монетъ. Книги выдаются на домъ для чтенія и читаются въ самой
библіотек в. Первые читатели пользуются книгами на следующихъ условіяхъ: получающіе сразу по 1 книг кладутъ 2 рубля залогу и платятъ
30 коп. въ мёсяцъ за право чтенія, берущіе 2 книги кладуть залогу 5 руб.
и платятъ 60 коп., берущіе по 3 книги — платятъ 1 рубль въ мёсяцъ, при
залог въ б рублей. Читающіе же въ самой библіотек платять 15 коп. въ
мёсяцъ, хотя первоначально предполагалось не брать съ нихъ никакой платы.
Книги выдаются на две недёли и за просрочку взимается по 5 коп. съ
книги ва день. Подписчиковъ среднимъ числомъ бывало 1,250 чел.

† 12-го января въ Нижнемъ-Новгороде поэтъ Леонидъ Григорьевичъ Граве. Стихотворенія его помещались съ конца шестидесятыхъ годовъ и до настоящаго времени въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Деле», «Слове», «Будильнике», «Московскомъ Листке», «Нижегородской Почте», «Гусляре» и въ другихъ журналахъ преимущественно иллюстрированныхъ и сатирическихъ. Лучшими произведеніями Л. Г. Граве можно считать переводы съ итальянскаго изъ Леопарди («Къ самому себе», «На свадьбу сестры», «Къ Италіи»). Литература для покойнаго была занятіемъ побочнымъ, главной же его профессіей была адвокатура. Какъ защитникъ и поверенный по судебнымъ деламъ, онъ пользовался въ Нижнемъ заслуженной известностью. Онъ умеръ отъ чахотки, не доживъ до 50 лётъ и похороненъ въ Нижнемъ-Новгороде, на кладбище Крестовоздвиженскаго женскаго монастыря, где ранее погребевъ П. И. Мельниковъ (Андрей Печерскій).

† 29-ге января, начальникъ главнаго гидрографическаго управленія морского министерства Ниль Львовичь Пущинь. Покойный извёстенъ многими работами; болёе капитальнымъ его трудомъ было гидрографическое изслёдованіе Каспійскаго моря, результатомъ котораго явилось сочиненіе Н. Л. «Магнитныя наблюденія на берегахъ Каспійскаго моря съ 1858 по 1867 годъ». Это сочиненіе въ 1874 году было увёнчано одной изъвысшихъ ученыхъ наградъ Русскаго Географическаго Общества—медалью графа Ө. П. Литке. Н. Л. Пущинъ еще гораздо ранёе выхода въ свётъ этого труда принималъ постоянное діятельное участіе въ трудахъ навваннаго Общества, состоя его членомъ съ 1862 года. Свои гидрографическія работы покойный началъ същенть производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, Н. Л. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, Н. Л. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, Н. Л. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пущинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пушинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пушинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пушинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пушинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пушинъ производилъ магнитныя наблюденія на Балтійскомъ морі, н. З. Пушинъ производилъ магнитныя производилъ магнитныя производиль морі, н. З. Пушинъ производиль морі производиль морі производиль морі производиль морі производиль морі производиль производиль производиль производиль производиль производиль производильни

† 5-го февраля академикъ по каеедрѣ ботаники нараъ ивановичъ мансимовичъ. Наука и Академія наша потеряли въ немъ крупнаго дѣятеля. Смерть унесла его среди разгара напряженной работы надъ богатыми колекціями покойнаго Пржевальскаго. К. И. былъ еще въ полной силѣ и свѣжести ума. Заслуги его для науки велики. Нѣмецъ по рожденію, и получивъ образованіе въ Дерптѣ, онъ рано пріобрѣлъ способность къ основательному, систематическому и упорному труду, способность необходимую въ занятіяхъ того рода, которому онъ посвятилъ свою жизнь. Во всѣхъ его многочисленныхъ трудахъ ярко выражаются—именно эти качества. Первымъ крупнымъ шагомъ на ученомъ пути К. И. явилась его «Амурская флора», результатъ почти трехлѣтнихъ изслѣдованій во время пребыванія въ приамурскихъ странахъ, вскорѣ послѣ ихъ присоединенія къ Россіи. Это обширное сочиненіе выдвинуло Максимовича въ рядъ лучшихъ

ботаниковъ, систематиковъ и фотогеографовъ Европы. Съ тъкъ поръ онъ неустанно трудился надъ изученіемъ растеній дальняго Востока-Монголіи, Манчжуріи, Японіи, отчасти Китая и Тибета. Почти ежеголно онъ публиковаль результаты своихъ изслёдованій въ изданіяхъ Академіи Наукъ. Собранные вмёстё ученые труды покойнаго несомнённо составили бы нёсколько объемистыхъ томовъ. Онъ не ограничивался отрывочными описаніями и изображеніями формъ (К. И. прекрасно рисоваль), но часто обработываль заново цёлыя группы, съ цёлью болёе правильнаго ихъ установленія и расчлененія, болью согласнаго съ естественными средствами. Онъ владъть четырьмя языками и съ одинаковою легкостью выражался на русскомъ и на нѣмецкомъ языкахъ. Изложеніе его, какъ устное, такъ и письменное, отличалось ясностью, отчетливостью и богатствомъ содержанія. Его доклады, по-русски, по-нъменки и по-французски были полны интереса и отличались изяществомъ формы. Максимовичь быль первымъ въ Европъ знатокомъ японской флоры и на него возлагались надежды ученыхъ относительно окончательной обработки этой интересной и богатой растительности. Не менже хорошо вналъ онъ и флору восточной Азіи вообще, такъ что на немъ лежала обработка колекцій Пржевальскаго и Потанина.

† 10-го февраля въ Варшавъ управляющій канцеляріею варшавскаго генералъ-губернатора, Александръ Александровичъ Корниловъ. Онъ происходилъ изъ дворянъ Тверской губерніи и родился въ 1834 году. Поступивъ въ Московскій университеть на юридическій факультеть передь началомъ крымской войны, 31-го іюля 1854 года, онъ оставиль университеть и поступиль ва службу юнкеромъ въ черноморскій флотъ. Въ 1855 году произведенъ въ мичманы, въ 38-й флотскій экипажъ. Въ Севастополь А. А. Корниловъ, служа подъ начальствомъ своего дяди, знаменитаго адмирала В. А. Корнилова, пробыль съ 13-го сентября 1854 года по 28-е августа 1855 года. Онъ принималъ участіе въ сраженіи противъ англо-французскихъ войскъ при защитъ Севастополя въ 1854 году на корабит «12 Апостоловъ», а со 2-го февраля по 1 е сентября служилъ на пароходъ «Владиміръ». 1857, 1858 и 1859 годы А. А. Корниловъ провелъ въ кругосвътномъ плаваніи на клиперв «Пластунъ». Въ 1859 году былъ назначенъ флагъ-офицеромъ. Въ 1860 году назначевъ въ число чиновъ для усиленія морского ученаго комитета, съ зачисленіемъ по флоту. Къ этому времени, относится его участіе въ редактированіи «Морского Сборника». Онъ быль въ теченіе ніскольких візть помощникомъ редактора «Морского Сборника» и завъдовалъ его неофиціальною частью. Въ 1866 году А. А. Корниловъ перешелъ въ гражданскую службу и причисленъ къ государственному контролю. Съ конца 1871 года, онъ служилъ въ Привислянскомъ край, въ 1876 году назначенъ управляющимъ варшавскою контрольною падатою. Въ 1883 году откомандированъ въ распоряжение варшавскаго генералъ-губернатора, въ іюль того же года навначенъ управляющимъ канцеляріею варшавскаго генералъ-губернатора и оставался въ этой должности до самой кончины.

† Въ Москвъ литераторъ и журналистъ Аленсандръ Николаевичъ Андреевъ, поэтъ, драматургъ и внатокъ живописи. Его многочисленные водевили въ свое время пользовались популярностью, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримъръ, «Полюбовный дѣлежъ», «Женатые повѣсы», «Старый математикъ», «Притягательная сила», «Маскарадъ въ оперномъ театрѣ», «Боги Олимпа», «Цыганскій таборъ» и друг. даются съ успѣхомъ и понынѣ, на провинціальныхъ сценахъ. Его стихотворенія, романсы, положенные на музыку и распѣваемые цыганскими хорами до сихъ поръ, какъ напримъръ, «Зацѣлуй меня до смерти», «Говорятъ, что я кокетка» и друг. облетѣли всю Россію. «Дюблю тебя», «Три чувства», «Красавицы», «Признанье», «Месть», всѣ эти и другіе романсы съ музыкою Рамаванова, Дерфельда, Дюбюка и др. пѣлись и въ концертахъ, хотя поэтическаго достоинства въ нихъ немного. Не менѣе былъ

извъстенъ А. Н. Андреевъ и накъ писатель по исторіи искусства. Его «Памятники древняго Рима», «Венеція въ художественномъ отношеніи», «Живопись и живописцы главийшихъ европейскихъ школъ» и редактировавшіеся имъ въ 1877—1880 гг. «Картинныя галереи Европы» и «Картинныя галереи Италів» способствовали ознакомленію массы съ художественными шедеврами и ихъ творцами. «Живопись и живописцы» представляеть единственную справочную книгу по этой части, хотя и не безукоризненную. За труды по исторіи искуства, онъ быль въ 1856 году избрань почетнымъ вольнымъ общникомъ Академіи Художествъ и, кромф того, въ 1860 году получилъ бриліантовый перстень. Андреевъ родился 18-го февраля 1830 года, въ селъ Погостинцахъ, Псковской губерніи и происходиль изъ дворянскаго рода; отепъ его участвоваль въ сраженіи подъ Бородинымъ и оставиль записки о 12-мъ годъ. Воспитывался А. Н. въ псковской гимназіи, а спеціальное образованіе получиль въ институтъ инженеровъ путей сообщенія. Служиль онъ въ мииистерствахъ: путей сообщенія, императорскаго двора, внутреннихъ діль и до выхода въ 1877 году въ отставку быль чиновникомъ особыхъ порученій при московскомъ генералъ-губернаторъ. Онъ написалъ массу драматическихъ пьесъ, повъстей и разсказовъ, стихотвореній, біографій, газетныхъ статей, путевыхъ очерковъ и этюдовъ о театрв, искуствв и проч.; отдельно имъ изданы, кром'в упомянутыхъ книгъ: «Театръ А. Н. Андреева», «Стихотворенія» (1860 и 1879) и «Каталогь картинь и художественныхъ произведеній, принадлежащихъ В. А. Кокореву».

#### ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

#### Еще нъсколько словъ къ біографіи Шлимана.

По поводу замѣчаній г. Булгакова, помѣщенныхъ въ мартовской книгѣ «Историческаго Вѣстника» въ отвѣтъ на мои опроверженія, считаю долгомъ заявить слѣдующее:

Въ докавательство ваконности брака такъ называемой Софіи Шлиманъ съ моимъ отцомъ г. Булгаковъ приводить, что она сама себя за таковую выдавала и другіе ее за таковую считали. Между тімь, приведенное мною гораздо болже въское и документального характера доказательство противнаго почему-то совершенно игнорируется г. Булгаковымъ. Я писалъ, что моя мать до конца жизни моего отца проживала по виду, въ коемъ вначилась его законной женой (безъ какого бы то ни было упоминанія о разводф). Если на основанји таковаго документа моя мать продолжала оставаться женой моего отца, значить и онь продолжаль оставаться ея мужемь неразведеннымъ, ибо разводъ-актъ двусторонній и мужъ не можетъ быть разведенъ безъ того, чтобы не была разведена жена. Отсюда ясно, что личность, вступившая съ моимъ отцемъ въ бракъ при наличности перваго брака, не можеть почитаться законной женой, хотя бы сама себя за таковую выдавала и другія лица, не знающія обстоятельствъ дёла, ей въ этомъ вёрили. При разсмотрѣніи обстоятельствъ, при которыхъ совершенъ былъ quasi разводъ моего отца, всякому незаинтересованному человъку невольно бросится въ глаза его незаконность: правильный разводъ съ моею матерью должень быль бы, очевидно, быть совершень или по мёсту ея жительства

или во всякомъ случав такъ, чтобы она своевременно была извъщена повъсткой изъ подлежащаго суда о времени разбора дъла, дабы имъть возможность явиться на судь лично или послать повереннаго. Въ действительности же ничего подобнаго не было. Отецъ мой выбхалъ въ пачествъ русскаго подданнаго въ концъ декабря 1868 года изъ С.-Петербурга, гдъ нахоимась тогда моя мать, прожиль затёмь три мёсяца въ Париже, потомъ отправился въ Америку, досталъ тамъ разводъ и въ томъ же 1869 году въ августь вънчался уже въ Анинахъ съ Софіей Кастраменосъ. Моя мать въ теченіе всего овначеннаго времени оставалась въ С.-Петербургь, ни откуда вызова въ судъ по дёлу о разводё съ ея мужемъ не получала и узнала о совершившемся только послъ бракосочетанія. Неужели же, спрашивается, таковой разводь является отвёчающимь требованіямь закона какой бы то ни было страны. Немудрено, что послѣ таковаго развода моя мать продолжала формально считаться законной женой моего отна. въ качества каковой и значилась въ документъ, по коему проживала до смерти своего мужа. Въ концъ своего опроверженія моей замътки г. Булгаковъ неизвъстно зачёмъ говорить о завещании моего отца, между тёмъ въ моей замётке я ни единымъ словомъ не касался завъщанія. Доказательствомъ особаго великодушія моего отца, на которое указываеть г. Булгаковь, зав'ящаніе служить не можеть. Съ этой стороны указаніе г. Булгакова для лиць, двйствительно знакомыхъ съ состояніемъ и завѣщаніемъ моего отца, является просто ироніей: я, моя сестра и мать, получили въ десять разъ менёе такъ навываемой Софіи Шлиманъ и ен двухъ дітей. Извістные здінніе адвокаты, гг. Спасовичь и Утинъ, хорошо знакомые съ деломъ, могуть объяснить г. Булганову степень справедливости и даже законности завъщанія. Въ разсказъ г. Булгакова по поводу завъщанія, приводимыя имъ якобы фактическія данныя грішать противь истины. По его словамь мий въ Америкі завъщаны отцемъ «табачныя плантаціи». Въ дъйствительности же миъ ни въ Америкъ, ни въ другомъ мъстъ, ни табачныхъ, ни какихълибо другихъ плантацій не завъщано. Положимъ, вопросъ о томъ, что и где мне завещано можеть быть интересень лищь для крайне небольшого круга лицъ, но все же, если г. Булгакову благоугодно распространяться по сему предмету, то пусть по крайней мірь онь говорить правду. Засвидътельствованная копія съ завъщанія, имъется у меня и можеть быть во всякое время предъявлена г. Булгакову для удостовъренія върности изложеннаго. Изъ уваженія къ личности великаго человіка, на которое указываеть г. Булгаковъ, ему менъе всего слъдовало бы касаться семейныхъ и имущественныхъ обстоятельствъ моего отца, а ограничиться лишь его историко-археологическими заслугами. Сергъй Шлиманъ.



рядныя дамы, честные буржуа съ своими подругами и множество мужчинъ въ черныхъ платьяхъ, старыхъ и молодыхъ, занимавшихся двусмысленными разговорами, короче сказать — это была смъсь парижской глупости и порока. Маски рука объ руку разсъкали толпу съ криками, извозчичьими понуканьями, непечатными восклицаніями и отбоями, — «Веселый Парижъ» гулялъ. Всъ лавки были освъщены, и купцы толклись за своими прилавками: ночные рестораторы, кондитеры, трактирщики, костюмеры, парфюмерши послъдняго разбора, всъ были тутъ налицо. Въ концъ прохода, близь театра, одинъ оружейный магазинъ привлекалъ къ себъ взоры фланеровъ. Онъ точно также зазывалъ покупателей, и толпы зъвакъ разглядывали его выставочное окно: зеркальную витрину, въ которой сверкали сабли и шпаги, охотничьи ружья и карабины. На подоконникъ лежала груда револьверовъ.

Въ числъ другихъ, Марсель также остановился передъ выставкой товаровъ; но онъ бросилъ на нее лишь мимолетный взглядъ и продолжалъ свой путь, спъща добраться до бульвара.

Снъжныя хлопыя сыпались снова; по Парижу проносился шквалъвихрь стегалъ городъ. И вотъ молодой человъкъ вернулся обратно и снова поднялся въ галлерею... Праздные зъваки, только-что ротозъйничавшіе передъ оружейнымъ магазиномъ, разошлись. Онъ остановился и подошелъ. Теперь широко-раскрытые, уставившіеся глаза его стали вглядываться...

Да, эти маленькіе револьверы были милы и тонкой работы, настоящія сокровища, въ особенности одинь, съ слоновой ручкой, блиставшей при газъ... О, милое сокровище, удобное для переноса и весьма достойное для подношенія извъстной милкъ!...

«Я, я знаю, Марсель, связь болъе неразрывную, нежели супружество, — это смерть! Если любимое существо васъ обманываеть, его убивають!»

Марсель быстро отошель, но вдругь опять остановился. Сверкавшее оружіе влекло его къ себъ; онъ вошель въ магазинъ.

Купецъ двинулся ему на встръчу.

- Что прикажете, сударь?
- Что стоить этоть револьверь?.. воть этоть, съ слоновой ручкой?

Ружейный мастеръ взялъ съ выставки указываемый предметъ.

— Чудесная игрушка, сударь!.. «Colt» французскій, національный, патентованной системы нашей фирмы. Посмотрите поближе: предохранительная зарубка, периферическій ударъ, безъ осъчки; просто прелесть!.. Шестьдесять франковъ.

Марсель кинуль на стойку требуемыя деньги и завладѣлъ этимъ обаятельнымъ предметомъ: онъ вертѣлъ и перевертывалъ его между пальпами.

«ИСТОР. ВЪСТИ.», АПРВЛЬ, 1891 г., Т. XLIV.

- Коробочка съ патронами при немъ полагается, —прибавилъ продавецъ.
- Не надо! оставьте ее у себи... Ахъ, во всякомъ случать, не будете ли вы любезны зарядить мнт этотъ револьверъ?

Купецъ ввелъ патроны въ шесть камеръ цилиндра.

— Извольте, сударь... Лакомство для денежныхъ воровъ и для любовныхъ хитителей!

Даже не улыбнувшись на эту остроту, Марсель опустилъ револьверъ въ карманъ и вышелъ.

Изобрътатель французскаго, національнаго colt'а нъсколько минуть слъдиль взоромъ за зловъщей фигурой, которая удалялась. Затъмъ вошель въ магазинъ, пожимая плечами.

— Ну!-сказаль онъ,-еще одинь мужъ!

Фіакры сновали на бульваръ, точно какіе-нибудь мародеры; молодой человъкъ крикнулъ извозчика.

— Десять франковъ на водку! Въ Пасси, въ конецъ улицы Буленвиллье. Мигомъ!

Лошадь погнали въ галопъ. Полчаса спустя Марсель выходилъ изъ экипажа внизу подъема. Не смотря на поздній часъ и ръзкій холодъ, склонъ Буленвилльерскаго косогора не отличался обычнымъ безлюдьемъ. То тамъ, то сямъ взадъ и впередъ сновали человъческія фигуры, какъ бы блуждая въ этихъ заглохшихъ пустыряхъ.

На углу улицы des Jardins стояла карета,—купэ съ потушенными фонарями, таинственнаго вида. Марсель взглянулъ на панно: на дверцахъ сплелись двъ буквы: С и L.

«La Chesnaye!»

И обезумѣвъ отъ ярости, нащупывая дуло своего пистолета, влюбленный бросился въ переулокъ. Буря стихла. Рѣдкіе хлопья снѣга проносились еще въ воздухѣ; но на узкомъ шоссе, тающіе снѣгъ и ледъ образовывали грязную трясину. Со всѣхъ окружныхъ парковъ неслись ѣдкіе запахи мокрой грязи,—испаренія влажной земли и гніющихъ листьевъ. Низкія, тяжеловѣсныя тучи, въ фантастическихъ образахъ, кружились по небу, по временамъ густая тѣнь окутывала переулокъ; а временами внезапная бѣлизна четверти луны освѣщала этотъ мракъ. Тяготѣло удручающее безмолвіе.

Домъ былъ запертъ, глухо безмолвенъ. А между тъмъ изъ каждаго этажа и сквозь скважины ръшетчатыхъ ставень скользилъ свътовой слъдъ. Они тамъ были!

Ползя по этой трясинъ, Марсель пробирался вдоль забора парка. Вскарабкавшись на тумбу, онъ объими руками схватился за вътви плюща, спускавшіяся до земли.

Въ этотъ моментъ просвътъ между тучами освътилъ ему вдали двухъ человъкъ, медленными шагами расхаживавшихъ взадъ и

впередъ въ концѣ переулка. Вдругъ они съ крикомъ бросились къ нему...

Проклятіе! онъ заміченъ!.. Ба! слишкомъ поздно!.. Еще усиліе! и онъ достигь верхушки стіны... скачокъ! и онъ полетіль въ питомникъ грабинъ... Онъ выкарабкался, быстро пересікъ лужокъ и, задыхаясь, остановился на ступенькахъ крыльца.

Ставни въ косякъ окна были закрыты; но за этой защитой шелъ разговоръ, шопотъ словъ, быть можетъ, поцълуевъ!..

Марсель всёми десятью пальцами сдавиль лопатки и сильно потрясь ихъ. Ставни подались... они не были закрыты на предохранительные крючки!...

Въ комнатъ послышался слабый крикъ, затъмъ наступила внезапная темнота; они затушили свъчу.

Всей тяжестью своей Марсель навалился на дверь; оконныя стекла полетъли вдребезги, и дверь открылась... она не была даже заперта на замокъ.

Къ нему подлетъть разъяренный человъкъ. Тутъ, при внезапномъ снъговомъ отблескъ, онъ разглядълъ тънь, которая пыталась бъжать... Марсель держалъ револьверъ; наудачу онъ взвелъ курокъ, раздался выстрълъ. Почти моментально убійца почувствовалъ себя сбитымъ съ ногъ и грузно сваленнымъ на паркетъ. Колъни давили ему грудь; руки выкручивали его кулакъ, — у него вырывали оружіе. Онъ не протестовалъ и не защищался; у него наступилъ полный упадокъ силъ, какое-то отупъніе, онъ былъ уничтоженъ.

Въ домъ происходили смятеніе, тревога, слышались быстрые шаги, подавленныя восклицанія,—беззвучная суматоха; затьмъ шумъ отворяющихся воротъ и стукъ отъъзжающей кареты.

Послышался мужской голосъ, на этотъ разъ громко и ясно,— это былъ голосъ Ла-Шене.

- Успокойтесь, господа... Императоръ не раненъ.

Императоръ!

Наконецъ комната освътилась; вошли полицейскіе съ факелами. Впереди нихъ шла княгиня Карпенья, съ распущенными волосами, ночной туалеть ея былъ въ безпорядкъ, полураздътая, страшно блъдная. Она кинулась къ тому, котораго держали пришибленнымъ къ землъ, наклонилась, чтобы разглядъть его и вскрикнула... крикомъ раненаго звъря.

— Ты!.. **Ахъ!** разбойники!.. Это они Марселя подослали ко мнъ!

Однако, немедленно поднявшись и обращаясь ко всему шумному собранію, она присовокупила:

— Такъ берите же насъ обоихъ вмъстъ, подлые канальи!.. Этотъ человъкъ—мой любовникъ, а я—его соумышленница!



### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

### «Весьма нужное».

Б ПЯТНИЦУ 15-го января 1858 года, при своемъ пробужденіи, Парижъ узналъ о покушеніи Орсини. Новость эта, во всякомъ случаї, распространялась довольно медленно, и кварталы, находившіеся вні центра города, узнали о ней лишь очень позднимъ утромъ.

Въ этотъ же день, часовъ около девяти, старая

служанка Филомена, войдя въ аппартаменты своего господина, подала ему утреннюю почту: два письма и журналы. Графъ Бенардъ былъ уже одътъ, готовъ къ отъвзду съ МариАнной для слушанія ежедневной мессы. Повидимому, онъ чувствовалъ себя хуже обыкновеннаго. Съ нъкотораго времени болъзненная худоба его лица приняла багровый оттънокъ; больной жаловался на отекъ ногъ и мучительное напряженіе венъ на шев;
въ сердцъ онъ испытывалъ чувство постоянной тоски; дыханіе
стало короткое, прерывистое, затруднительное, а временами, въ
обморочномъ состояніи — онъ задыхался. Наканунъ, докторъ его,
озабочиваемый все болъе и болъе, констатировалъ прогрессъ гипертрофіи сердца, усиленіе «настоящаго аневризма» Корвизара.
Согласно современному методу леченія, онъ увеличилъ дозу дигиталиса, прописалъ страшный вератринъ и въ особенности рекомендовалъ абсолютное спокойствіе.

Абсолютное спокойствіе!.. А графъ Бенардъ въ теченіе сорока восьми часовъ былъ снъдаемъ тревогой!.. Никакихъ извъстій объ его сынъ!.. Что сталось съ Марселемъ? Изъ дворца государственнаго совъта онъ ушелъ въ среду вечеромъ около шести часовъ, и съ тъхъ поръ его ожидали... Какой безумный шагъ преступилъ еще этотъ безпутникъ, отверженный Богомъ? Какія еще слезы горя или стыда доставить своему отцу это недостойное дитище?

При видъ входящей Филомены съ письмами на подносъ, Мари-Анна бросилась къ ней:

— Дай, дай, скоръе!

Молодая дъвушка взглянула на конверты и съ отчаяніемъ отбросила пакетъ, — нътъ, тутъ ничего не было похожаго на руку ея брата. Какія-нибудь офиціальныя письма, и то, и другое: на квадратномъ былъ синій штемпель государственнаго совъта; другое маленькое, болъе интимнаго характера, съ красной печатью, навърное, исходило изъ какого-нибудь министерства. На обоихъ, кромъ того, была одна и та же надпись: Р. О. «Весьма нужное».

Не произнеся ни слова, Бенардъ взялъ одно изъ этихъ писемъ и сломилъ печать. Это было извъщение о засъдании, редактированное въ странныхъ, настойчивыхъ выраженияхъ:

### «Милостивый государь и любезный коллега!

«По распоряженію г. министра-президента государственнаго совъта, совъть должень сегодня собраться въ общее чрезвычайное засъданіе, ровно въ три часа. Ваше присутствіе на этомъ засъданіи необходимо.

«Предметы засъданія: важныя правительственныя сообщенія и чтеніе адреса е. в. императору.

«Главный секретарь государственнаго совъта

Буалэ».

— Что же тамъ такое творится? — удивился графъ Бенардъ, пораженный необычайностью этихъ выраженій...—Въ «Монитерѣ» я, конечно, найду этому объясненіе.

Онъ сорвалъ бандероль съ офиціальнаго листка, заглянулъ въ него и съ негодованіемъ воскликнулъ:

— Опять покушеніе!.. Подлецы!

Такимъ образомъ, сильно взволнованный, не обращая вниманія на другое письмо съ красной печатью, онъ развернулъ газету и сталъ читать вслухъ:

«Вчера вечеромъ, въ восемь съ половиной часовъ, въ моментъ прибытія въ оперу императора и императрицы, раздались три выстръла изъ полаго метательнаго снаряда.

«Значительное число людей, стоявшихъ у шатра, были ранены, многіе смертельно.

«Ни императоръ, ни императрица не пострадали. Слъдствіе началось немедленно, произведено много арестовъ»...

Бенардъ бросилъ газету и въ волненіи зашагалъ по комнатъ.

- Гнусно!—проговориль онь, возбуждаясь...—но хороши также и министры! Не имъется не единаго, который слъдиль бы за безопасностью своего главы и нашей песчастной Франціи. Всъ и все приносится въ жертву удовольствіямъ у этихъ господъ. Въ рукахъ ихъ страна обратилась въ недоброе мъсто, притонъ агитаторовъ. Кончая нашей магистратурой, разлагающейся отъ гангрены! Недалье, какъ вчера на биржъ описывали имущество одного совътника императорскаго двора!.. Ахъ, эти господа второго декабря, какъ они обманули наши святыя христіанскія упованія! Часто я стыжусь своей прежней довърчивости и начинаю оплакивать всъхъ тъхъ, кого самъ заставляль проливать слезы!.. Что же желають сегодня услышать отъ насъ эти господа министры? Исключительные законы для спасенія ихъ жалкихъ особъ? Нътъ, нътъ! Долой со сцены, господа,—вы осуждены!.. Что меня касается, если совъсть предпишетъ мнъ борьбу съ вами, будь, что будетъ, а я васъ одолью.
- О, папа,—молила Мари-Анна,—ради насъ, подумайте о вашемъ здоровъъ!

Но старикъ отвътилъ на это лишь однимъ изъ тъхъ жестовъ, которыми Макбетъ отсылалъ «къ псамъ» какъ докторовъ, такъ и медицину... И старый генералъ-прокуроръ, немилосердный судья смъшанныхъ комиссій, поставщикъ ссылочныхъ мъстъ и каторжныхъ остроговъ, «палачъ бълой кости»,—большими шагами зашагалъ по комнатъ, въ безсвязныхъ словахъ изливая всъ заблужденія своей католической души, а, бытъ можетъ, также и всъ угрызенія, какъ честнаго человъка.

Мало-по-малу, лихорадочная вспышка его улеглась, и Бенардъ снова усълся къ своему рабочему столу. Тутъ взоръ его упалъ на второе письмо съ красной печатью, вскрытіемъ котораго, вслъдствіе своего встревоженнаго состоянія, онъ ранъе пренебрегъ. Взявъписьмо въ руки, онъ началъ вертъть его между пальцами:

— А! а!—замътилъ онъ...—цидулочка отъ г. статсъ-секретаря, самаго циничнаго изъ развратниковъ современнаго правительства, моего министра и притомъ личнаго врага!.. «По приказанію» и «Весьма нужное»... Боже милосердый, какая масса дълъ! По какому это поводу удостоиваеть онъ меня своей прозой?

Онъ вскрылъ конверть, и лицо его изобразило самое живое уливленіе:

— Воть такъ-такъ! это что за загадка?.. Помоги мнъ, дочка, уразумъть; слушай:

### «Графъ,

«Его превосходительство г. статсъ-секретарь проситъ васъ немедленно пожаловать къ нему въ кабинетъ по делу высшей важности, васъ касающемуся. Будьте любезны явиться туда тотчасъ по полученіи этого изв'єщенія. Министръ будеть ожидать васъ до 11 часовъ.

### «Личный секретарь «Баронъ Евфраимъ Когенъ».

— По д'ялу высшей важности, васъ касающемуся, —повториль Бенардъ, и пальцы его, державшіе письмо, задрожали...—Н'ять, ни за что мн'я не отгадать! Что это за таинственность? Что могло ему отъ меня понадобиться, этому господину съ ошибками во французскомъ язык'я и съ начальническимъ тономъ?

Онъ лихорадочно позвонилъ, вбъжалъ слуга.

— Карету!.. Пускай не ожидають меня въ теченіе дня! Раньше вечера я не вернусь.

Затъмъ, подойдя къ Мари-Аннъ и очень нъжно поцъловавъ ее въ лобъ, онъ прибавилъ:

— А ты, дорогая, отправляйся въ Sainte-Valère. Сегодня я не могу сопровождать тебя; походатайствуй передъ милосердымъ Создателемъ за меня. Хорошенько помолись Ему, дочь моя. Вымоли небеснаго милосердія для всѣхъ насъ... для меня,... для «него»,—въ особенности для «него»...

Подъ «нимъ» надо было разумъть отстутствовавшаго, найденное, но увы! снова утраченное дитя, сына его слезъ и его гиъва.

### TT.

### Статсъ-секретарь.

Въ эти времена личной, неограниченной, негласной власти, министры имперіи являлись дъйствительно лишь простыми приказчиками императора. Избираемые и отставляемые по милостивому соизволенію, они цъликомъ зависъли оть возвеличивавшаго ихъ
фавора, или отъ низвергавшей ихъ немилости. Парламентъ того
времени—парламентъ безъ голоса—не имълъ къ нимъ никакого
касательства, да они даже и не подлежали его въдънію. Въ большинствъ случаевъ, это были достойные люди, превосходные служаки, знатоки въ дълъ администраціи, желавшіе добра своему
дълу и способные къ его выполненію, но при всемъ томъ, они не
вмъщали въ себъ высшихъ политическихъ добродътелей. Умственной самостоятельности, а тъмъ болъе душевной, въ нихъ почти не
существовало. Всъмъ имъ не хватало одного достоинства, единственнаго, которое, возвышая человъка, создаетъ великаго человъка,—характера. Ни одинъ не осмъливался быть самимъ собой.

Это были католики, пока императоръ игралъ съ католиками; фритредеры, когда императоръ, какъ другъ Кобдена, увлекся фритредерствомъ; защитники «націонализма», ибо прежній «carbonaro»,

ихъ главарь, былъ націоналистомъ. Единственной исходной точкой для этихъ поклонниковъ царственнаго кумира служила «Наполеоновская идея». Эти два слова не сходили съ ихъ устъ, афишировались въ ихъ кружкахъ; это былъ ихъ катехизисъ, догматъ, сумволъ въры, крестъ, возложенный на нихъ самимъ Господомъ Богомъ. Само собой, здъсь разумъются талантливые мастера своего дъла; а мелкіе дъльцы въ политикъ, развъ это политики?

Ръзко напоминая собою царедворцевъ-узурпаторовъ Версаля, новые прислужники Тюльери самымъ добросовъстнымъ образомъ старались быть хорошими слугами, домогались быть полезными, подчасъ необходимыми, а главное—пріятными. Никогда, даже во времена Людовика XIV, лесть не облекалась въ такія наглыя формы, какъ въ эти дни Второй имперіи. «Наполеонъ Великій!.. я хочу сказать нашъ», неустанно твердилъ одинъ изъ этихъ министровъ, тогда какъ другой восклицалъ: «Передъ геніемъ второго Бонапарта я останавливаюсь въ изумленіи и безмолвствую!..»

Люди эти уже сошли въ могилу, и въ наши дни памфлетъ безпощадно бичуетъ ихъ память. А между тъмъ, сами не будучи великими, они совершали великія дъла. Исторія скажетъ это. Во всякомъ случать, она явится для нихъ суровымъ судьей, ибо она скажетъ также и то, что эти отвратительные льстецы растлили и загубили благородную натуру Наполеона III, этого страннаго фантазера, всегда столь стойкаго въ дълъ разума и слишкомъ часто немощнаго въ дълъ воли... Но увы! среди всего французскаго народа, самаго скептическаго и самаго довърчиваго изъ всъхъ народовъ, найдется ли какой-нибудь общественный дъятель, который осмълится утверждать, что ни единаго разу не покривилъ душою передъ властью. Недавніе поклонники королей являлись нынъ народными льстецами... Отцы наши знавали однихъ, мы лицезръемъ дъянія другихъ.

Работая обыкновенно съ императоромъ каждый одинъ на одинъ, министры проникнуты были взаимной завистью и противоръчіемъ. Но при всемъ раздъленіи, порожденномъ этимъ соперничествомъ, нашелся пунктъ, сплотившій ихъ всёхъ воедино, — это была общая ненависть къ статсъ-секретарю, ихъ коллегъ.

Государственная Секретарская Палата, возобновленная великой имперіей 1805 года, была цёликомъ учрежденіемъ императорскимъ. Начальникъ ея, не имёя опредёленныхъ функцій, нёкоторымъ образомъ претендовалъ на политическое главенство. Администраторъ, завёдывавшій «liste civile», вице-президентъ «Семейнаго Совёта» фамиліи Бонапарта, стражъ богатства и чести Наполеоновъ, работавшій ежедневно въ интимномъ кругу государя, хранитель сокровенныхъ тайнъ, этотъ министръ безъ министерства вправё былъ по временамъ считать себя первымъ министромъ. Да на дёлё онъ и былъ таковымъ, ибо умёль угождать при дворё.

Съ одной стороны, онъ приходился тамъ по вкусу, въ качествъ повъреннаго любовныхъ слабостей супруга. Съ другой—являлся не менъе пріятнымъ, какъ успокоитель ревности супруги. Съ самаго начала вліяніе его, всегда негласное, стало громаднымъ. Остальные министры ненавидъли его, но такъ, какъ ненавидятъ въ извъстныхъ диванахъ востока,—расточая улыбки. Среди тюльерійской партіи царедворцевъ, находившейся въ постоянныхъ интригахъ, нъсколько приближенныхъ какъ-то задумали устроить паденіе этого фаворита. Тогда поднялась ожесточенная борьба, одинъ изъ тъхъ безпощадныхъ поступковъ, гдъ всякое слово принимается за инсинуацію, каждое умолчаніе за клевету, гдъ самое молчаніе наносить оскорбленіе. Приступъ оказался вполнъ безполезнымъ, изъ котораго предметь этой страшной зависти вышелъ побъдителемъ.

Въ описываемые нами дни темное могущество его осмъливалось проявляться чуть ли не среди бъла дня, власть его достигла своего апогея. Сознавая себя первымъ лицомъ при дворъ, человъкъ этотъ могъ считать себя вторымъ лицомъ во Франціи. Въ публикъ никто не воображаль о существовании подобнаго полновластія; за то среди приближенныхъ императора оно было извъстно слишкомъ хорошо. Скръпляя всъ важные декреты, министръ этотъ возимъть претензію на контроль надъ дълами, на дисциплинированіе личности, и самыхъ высшихъ сановниковъ подвергалъ своей скептической провъркъ. Будучи уполномоченъ «въ конституціонныхъ сношеніяхъ императора съ кабинетами имперіи», онъ протягиваль лану на государственный совъть: не очень-то приходилось ему по вкусу это благородное собраніе, куда укрылась вся гордость Франціи. По безпечности, или, върнъе, по слабости, президенть Барошь, располагавшій при томь лишь сомнительнымъ доступомъ въ Тюльери, охотно предоставилъ въ его распоряжение своихъ коллегъ. За то черезчуръ самостоятельные члены государственнаго совъта являлись предметомъ придирчивой неблагосклонности и непрестаннаго преследованія.

Въ черномъ кабинетъ Карусели графъ Бенардъ изъ всъхъ остальныхъ состояль на самомъ дурномъ счету. Его обвиняли въ крутости обращенія и въ высокомърномъ, нъсколько презрительномъ тонъ; на него косились за слишкомъ знаменитую ръчь его, въ которой, на своихъ дебютахъ, старый судья такъ ръзко выразилъ свое негодованіе по поводу нъкоторыхъ вещей и нъкоторыхъ господъ. «За мной двадцать четыре года судебной практики,—говорилъ онъ,—но по сей день я не имълъ представленія, до чего можетъ дойти настоящее общественное мошенничество!»

Это была дерзость, за которую графъ Брутъ, античная душа, воплощенная добродътель, рано или поздно, могъ поплатиться!.. А онъ, не внимая самымъ раскатамъ близкой бури и не умъя улы-

баться на улыбающееся ехидство, съ презрѣніемъ продолжалъ идти своей честной дорогой.

Своеобразное министерство, не менте своеобразный министръ. Въ то время это быль человъкъ лътъ шестидесяти, худенькій, жалкій, съ лицомъ, обрамленнымъ бакенбардами съ просъдью, блтдный, съ большимъ носомъ и высокимъ лбомъ,—олицетворявшій собою интелигентное безобразіе. Лысый, но безъ кокетливаго тщеславія своей плъшивостью, отличавшаго Морни. На выцвътшія съдины своей головы онъ накладывалъ парикъ воронаго крыла. Это нъсколько вредило его успъху при ухаживаніи его за дамами, ибо тогда была мода на «черепа изъ слоновой кости»; указывали даже на примъръ одного извъстнаго депутата, приближеннаго императрицы, который въ порывъ своего желанія нравиться готовъ былъ вынести всякое леченіе, только бы потерять волосы... Но какое время не имъетъ своей «моды», т. е. своей глупости?

Родиной его быль Тарбъ, хотя онъ любиль считать себя парижаниномъ,—земля Бигоррская, страна современныхъ чудесъ, гдѣ Мадонна ведетъ столь занимательныя бесѣды съ пастухами. Въ сущности, онъ былъ не кто иной, какъ жидъ,—не въ смыслѣ сына достославнаго Израиля, запечатлѣннаго геніемъ мыслителя и поэта, а просто жидъ изъ расы эксплуататоровъ и денежныхъ счетчиковъ: банкъ явился его колыбелью, его семьей, его отечествомъ.

Но ни тора, ни талмудъ не въ силахъ были удержать за собою его душу: въ одинъ прекрасный день этотъ сынъ Мамоны предпочель имъ библію отъ руки преподобнаго І. Остервальда, перейдя въ христіанство, но по протестантскому закону, быть можетъ, изъ священнаго преклоненія передъ богатыми финансистами Женевскаго Іерусалима, а, быть можетъ, также и ради того, чтобы въ своемъ отступничествъ затаить самое заядлое юдофильство. Во всякомъ случать онъ не былъ пуританиномъ: съ одной стороны въ немъ жилъ гугенотъ, слъдовавшій за въкомъ, съ другой—кальвинистъ, знавшій свой міръ; ни малъйшаго сходства съ Гизо, скоръе много общаго съ Фази.

При всей любезности своей въ салонахъ, онъ тъмъ на менъе охотно разыгрывалъ изъ себя вельможу, претендовалъ на сановитость и щеголялъ изысканными манерами. Интересно было наблюдать его на придворныхъ балахъ, гдѣ онъ былъ великолѣпенъ въ своемъ костюмѣ съ золотыми пальмами, съ красной лентой черевъ плечо, перепархивая отъ одной дамы къ другой, кокетничая и сплетничая, нашептывая на ушко, по секрету, и напрашиваясь на «авантюру», оставаясь подчасъ съ носомъ, но никогда никого не задѣвая... На службѣ это былъ совсѣмъ иной человѣкъ: высокомѣрный, сухой, жесткій, надменный, широко примѣнявшій «кулачное право», съ своими подчиненными расправлявшійся совсѣмъ

въ родъ того, какъ правятъ и надсаживаютъ клерковъ въ израильскихъ конторахъ.

Какъ частный человъкъ, онъ быль не безъ слабостей; любовныя легенды о немъ долгое время занимали кулисы нашихъ театровъ и во всякомъ случай считался хорошимъ родичемъ. Какъ членъ общества, онъ обладалъ добродътелями: уважалъ литературу, славился тонко-развитымъ вкусомъ въ искусствъ, удивительной сметкой въ финансовомъ дълъ. Враги его, которыхъ у него было многое множество, отрицая въ немъ малъйшую добродътель, возводили на него всевозможные пороки. Говорили, что и разбогатъль-то онъ насчетъ Франціи, тогда какъ онъ былъ богать постоянно; зная его ферлакурство, его считали развратникомъ; предполагали способнымъ на преступленіе, тогда какъ единственной слабостью его было честолюбіе. На все это онъ не обращаль никакого вниманія, оставаясь столь же равнодушнымъ къ эпиграммамъ, какъ нъкогда холодно относился къ пъснямъ другой оклеветанный лицельй, великій facchino, любовникъ Анны Австрійской, остававшійся неизмінно-прекрасным въ своем презрініи и къ оскорбленію, и къ самимъ людямъ. Сверхъ того, это былъ скептикъ.

А между тъмъ эта складная душа имъла свой культь—имперію, своего бога—императора. Задолго до 2-го декабря, состоя вкладчикомъ одного извъстнаго банка, часть своего состоянія онъ предоставиль въ распоряженіе принца-президента. Это была смълая операція, помъщеніе капитала на бодмерію; но афера оказалась блестящею, ибо въ настоящее время заимодавецъ занималь постъ министра, даже перваго министра. Фаворъ, которымъ онъ пользовался въ настоящій моменть, достигь своего апогея. Въ 1858 году, въ сенатской книгъ матрикуль титулы и санъ его высокой особы означались нижеслъдующимъ образомъ:

«Министръ государства и дома е. в. императора, секретаръ «liste civile» императорской фамиліи, вицепрезидентъ фамильнаго совъта, сенаторъ, членъ комиссіи конскихъ заводовъ, кавалеръ императорскаго ордена Почетнаго Легіона, кавалеръ орденовъ Льва Баденскаго, Notre Dame de la Conception, Португальскаго, святыхъ Маврикія и Лазаря и Эрнеста Саксенъ-Кобургъ-Готскаго...»

Короче сказать, грудь его украшали всё цвёта радуги, а въ кассу поступало ежегодно жалованье въ 250,000 франковъ... Вся мишурность этихъ ленточекъ, пестрота мундировъ, выкрикиваніе громкихъ титуловъ, все это въ наше время вызываетъ лишь нёкоторую усмёшку. Мы стали, повидимому, очень строги, и наши современные великіе люди—это ни для кого не тайна—не им'єютъ за собой никакихъ слабостей. Занимаемое ими положеніе судебныхъ писцовъ служитъ порукой высокихъ ихъ доброд'єтелей, а деревенская неотесанность прикрываетъ сов'єсть... Увы! подростающее поколёніе, вполн'є обновленная и уже столь разочарованная Фран-

ція, съ какой презрительной ироніей отнесешься ты къ нашей памяти, судя насъ по нашимъ властелинамъ! Впрочемъ, тотъ, о комъ мы ведемъ свою рѣчь, сдѣлалъ также и кое-что доброе. Когда въ послѣдніе годы имперіи, заброшенный императоромъ, ради котораго онъ не останавливался ни передъ чѣмъ, и отставленный уже на второй планъ, онъ сошелъ въ могилу,—многіе оплакивали его, многіе долго не могли забыть его. Исторія скажетъ о немъ: это былъ ловкій человѣкъ и счастливый, — счастливый невѣроятной удачливостью въ своей жизни, которая завершилась своевременной смертью.

#### III.

### Въ кабинетъ министра.

Когда Бенардъ вошелъ въ пышный павильонъ Карусели, гдъ изволилъ парадировать г. статсъ-секретарь, часы Пале-Рояля показывали десять.

Переднія кишъли просителями, ибо день этотъ—пятница—былъ пріемный.

Вся эта публика представляла собою пеструю смъсь высшаго и низшаго нищенства: сюда собрались префекты съ красивыми усами, «генералы отъ искусства фабрить», выражаясь тогдашнимъ жаргономъ; суровые судьи, члены монашескихъ братствъ, священники изъ епархій, скульпторы и живописцы, взывавшіе о заказахъ; цълая сила журналистовъ, предлагавшихъ жаръ своихъ убъжденій и пассивъ вопіющихъ своихъ долговъ; множество актеровъ и актрисъ, прекрасныхъ пъвцовъ и весьма достойныхъ комедіантовъ: одинъ былъ разряженъ въ родъ Доранта, другой величественностью не уступалъ самому Агамемнону. Это была смъсь черныхъ оттънковъ сюртуковъ, платьевъ и рясъ, наштукатуренныхъ лицъ и неправильныхъ, хотя миловидныхъ личикъ кордебалета. О! этимъ долго ждатъ не придется, — всъмъ имъ отлично знакома пресловутая бесъда его превосходительства передъ завтракомъ.

Всё эти задворные челобитчики чинно сидёли на скамьяхъ, взаимно обмёривая другъ друга съ головы до ногъ нёмыми, безпокойными взглядами. А передъ ними медленно прохаживался взадъ и впередъ господинъ въ стальной цёпи, особа пышная, съ большимъ вёсомъ, г. Морель, старшой надъ придверниками кабинета. По временамъ онъ останавливался и, смотря по физіономіямъ просителей, сурово или милостиво ронялъ по нёсколько словъ:

— Потерпите, г. префекть, его превосходительство, конечно, приметь васъ... ваше высокопреосвященство, двери не замедлять раскрыться передъ вашимъ преосвященствомъ... Вы попусту теряете ваше время; посмотрите, какая масса народа, обратитесь

лучше къ помощнику начальника секретаріата... будьте, mademoiselle, поскромнъй,—здъсь присутствують духовные отцы.

Бенардъ назвалъ ему себя. Приставъ записалъ его на отдъльномъ листкъ и вышелъ. Почти мгновенно вернулся онъ обратно и своимъ баритономъ выкрикнулъ зычное приглашеніе:

— Господинъ членъ государственнаго совъта, графъ Бенардъ! Спокойнымъ шагомъ, хотя и взволнованный внутренно, облекаясь въ маску равнодушія, императорскій сановникъ, приглашенный съ такой торжественностью, послъдовалъ за приставомъ. Явившись послъднимъ, онъ входилъ раньше другихъ... Что такое спъшное желали сообщить ему?

Створчатыя двери распахнулись; онъ вошелъ.

Въ великолъпномъ кабинетъ, задранированномъ темнымъ бархатомъ, небрежно развалясь за бюро, сидълъ блъдный, худощавый человъкъ—самъ министръ. Графъ Бенардъ сдълалъ поклонъ, но тотъ даже не привсталъ, ограничившись простымъ пригласительнымъ жестомъ руки:

— Потрудитесь присъсть, милостивый государь.

Значительно шокированный, какъ этимъ пріемомъ, такъ и столь грубымъ несоблюденіемъ приличія, членъ государственнаго совъта опустился въ кресло и очень сухо спросилъ:

— Ваше превосходительство изволили требовать меня. Что угодно вамъ отъ меня?

Отвъта не послъдовало. Маленькій человъчекъ, попрежнему, растянувшись на своемъ креслъ, казался погруженнымъ въ размышленія. На угрюмомъ лицъ его выражалось недовольство, взоръ свътился гнъвомъ. Наконецъ, онъ заговорилъ:

— Да, бъдняжка г. Бенардъ, я призвалъ васъ сюда... Милосердый Создатель, какое гнусное приключеніе!

Этотъ фамильярный разговоръ, этотъ покровительственный тонъ довершили оскорбление стараго генералъ-прокурора... «Бъдняжка!..» Это что такое! Съ какихъ поръ и по какому случаю возбуждалъ онъ такое сострадание въ людяхъ? Гордость заговорила въ немъ, и онъ недовольнымъ тономъ возразилъ:

— Гнусное приключеніе... само собой! Однако, простите мою откровенность—подобныя приключенія становятся слишкомъ частыми. Предупреждать совсёмъ не умёютъ, а строгія взысканія нынё возбраняются.

Безличные эти глаголы относились къ правительству.

Министръ поднялъ голову, принужденно улыбнулся и, обращаясь къ высокомърному своему собесъднику, превосходившему своимъ высокомъріемъ само его превосходительство, продолжалъ:

— Наставленіе? Бога ради, пощадите!.. Да прежде всего, кого вы имъете въ виду? Вчерашнихъ преступниковъ улицы Le Peletier?

Я говорю съ вами о другомъ обвиняемомъ... о Марселъ Бенардъ, вашемъ сынъ.

- Мой сынъ?.. При чемъ тутъ можетъ быть имя моего сына? Протяжнымъ и сухимъ тономъ, подчеркивая каждое слово, министръ процъдилъ:
  - Сынъ вашъ сдълалъ покушение на жизнь императора.
  - Мой... мой сынъ!..

И графъ Бенардъ привсталъ въ смущеніи:

— ...Вы говорите?.. Не понимаю... нътъ, нътъ, не понимаю!..
Но почти въ ту же минуту, пожимая плечами, съ презритель-

Но почти въ ту же минуту, пожимая плечами, съ презрительной улыбкой, онъ заговорилъ снова:

— Ваше превосходительство являетесь жертвой какого-нибудь карнавальнаго фарса!.. Недостойная шутка!

Не желая подбирать выраженій и подчеркивая каждую свою фразу, министръ продолжаль:

— Въ ночь съ 12-го на 13-е января, третьяго дня, у одной женщины, нъкоей извъстной княгини Карпенья, сынъ вашъ сдълалъ покушение на жизнь императора.

Княгиня де-Карпенья!.. Отецъ Марселя снова опустился въ кресло. Онъ побагровъть; сердце его билось и причиняло ему страшнъйшую боль; изъ сдавленнаго горла вылетало только одно слово:

— Абсурдъ!.. абсурдъ!

Повидимому, собесъдникъ его совсъмъ не замъчалъ мучительной пытки сидъвшаго передъ нимъ старика и съ тою же холодной ръзкостью отчеканивалъ каждое слово:

— Абсурдъ, согласенъ!.. тъмъ не менъе это фактъ! слишкомъ достовърный фактъ!.. Прочтите-ка лучше,—вотъ протоколъ его показаній.

Онъ взяль дёло съ своего бюро и протянулъ графу Бенарду, но тотъ оттолкнулъ его рукой!

- Нътъ, нътъ... безполезно!.. Это не онъ!.. Это не можетъ быть онъ!
- Ну-съ, обдняжка, въ такомъ случав лучше всего допросить самого преступника. Онъ здвсь, намъ его приведутъ.

Министръ позвонилъ; вслъдъ за тъмъ немедленно появился красивенькій маленькій человъчекъ съ цестрой кокардой, — начальникъ его кабинета.

— Баронъ Евфраимъ, прикажите ввести Марселя Бенардъ... Прошу соблюдать безусловную осторожность! Въ вашихъ рукахъ находится страшная государственная тайна.

Завитой юноша, израильскій баронъ, почтительно поклонился и вышелъ.

Между двумя императорскими сановниками наступило тягостное молчаніе. Его превосходительство, скрестивъ руки, ожидаль

безстрастно, тогда какъ старый членъ государственнаго совъта, совсъмъ разбитый, какъ бы уничтоженный, наклонивъ голову, грузно опустилъ ее на свою палку. По временамъ тяжелые вздохи, вырывавшіеся изъ его груди, страдальческими звуками нарушали торжественность этой сосредоточенности. Затъмъ все смолкало, раздавался лишь монотонный тикъ-такъ стънныхъ часовъ, въстилъ Буля, да въ каминъ потрескивало пламя. Наконецъ, портьера поднялась и Марсель вошелъ въ сопровожденіи полицейскаго.

Истощенный, съ въками, воспаленными отъ безсонницы, растерзанный, съ кровавыми подтеками на лицъ, съ знаками ручниковъ на кистяхъ рукъ, - въ этомъ видъ его можно было счесть за злодея, только-что прошедшаго черезъ первую стадію правосудія. Замътивъ графа Бенарда, Марсель чуть не упалъ въ обморокъ... О, несчастный отецъ! Обыкновенно преисполненный благородной гордости, какъ онъ согнулся подъ бременемъ стыда, убитый отчаяніемъ! Отецъ, ахъ! отецъ!.. И сынъ отвернулся. Стоя посреди комнаты, онъ старался сохранить присутствие духа. Благодаря необычайной остротъ зрънія, зависъвшей отъ его лихорадочнаго состоянія, онъ сразу и ясно зам'єтиль мельчайшія декоративныя подробности окружавшей его обстановки: мишуру потолка, вымученный стиль мебели, рисунокъ ея бархата съ разводами; на одномъ панно написанъ былъ портретъ кардинала Ришелье во весь рость... Какіе грозные взгляды, казалось, металь на него его высокопреосвященство, «коси-съно» человъчества, представлявшійся такимъ блёднымъ въ пурпурё своего облаченія!.. А внизу, подъ ужаснымъ изображениемъ, помъщалась сухощавая и угрюмая маска г. статсъ-секретаря.

Голосъ графа Брута вывель эту онъмъвшую душу изъ ея оцъпенънія. Старый генералъ-прокуроръ выпрямился; теперь онъ высоко держалъ голову, взоръ его отличался жесткостью, онъ допрашивалъ:

- Вамъ должно быть извъстно, въ чемъ васъ обвиняють.
- Марсель безъ колебанія отвѣчаль:
- Знаю одно: я хотълъ убить.
- Убить!.. Императора!!..
- Я не зналъ, что передо мной находился императоръ.

Онъ замялся, затъмъ, понизивъ голосъ, прибавилъ:

- Во всякомъ случать, признаюсь... даже зная это, я бы...
- Онъ снова остановился и вдругъ съ отчаяніемъ воскликнулъ:
- Пощади, батюшка! я находился въ состояніи безумія... я любиль!

Беззвучный, безнадежный, ужасный хохотъ потрясъ старика; онъ снова склонился челомъ и замолкъ... Съ улицы несся смутный городской шумъ; въ эту минуту надъ глухимъ и продолжительнымъ рокотомъ его преобладали каденцы флейтъ и барабановъ:

въ Карусели дефелировалъ гренадерскій полкъ, — конная охрана Тюльери.

Министръ между тъмъ перелистывалъ какое-то дъло. Онъ тоже наконецъ поднялъ свой голосъ:

- Марсель Бенардъ, слъдствіе, о, крайне поверхностное еще слъдствіе! обвиняетъ васъ въ преднамъренности и злоумышленности.
  - Оно ошибается.
- Желаю этого для васъ... Но во всякомъ случаѣ, признайтесь, что эта княгиня Карпенья ввела васъ въ кругъ мадзинистовъ. Одинъ изъ разбойниковъ, задержанныхъ сегодня утромъ, формально сознался въ этомъ... Не отрицайте: фактъ неоспоримъ. Есть свидѣтели того, какъ вы пробирались въ одинъ изъ притоновъ, на Монмартрѣ: привратникъ дома далъ описаніе вашихъ примѣтъ. Сверхъ того, что же хотѣла сказать ваша прежняя любовница, когда, говоря о васъ, она воскликнула: «Этотъ человѣкъ мой любовникъ, а я его соумышленница!» Не ясно ли это?.. Слишкомъ ясно!.. Помолчите, прошу васъ; дайте мнѣ кончить... Надѣюсъ, вамъ было небезъизвѣстно, кто такая собственно была эта такъ называемая княгиня... Нѣтъ?.. Весьма неправдоподобно... Тотъ же итальянецъ, пріятель этой госпожи, только-что сообщилъ намъ... что эта изящная дама есть никто иная, какъ подобранная нѣкогда съ мостовой Розина Савелли, просто...

Графъ Бенардъ испустилъ вопль ужаса, съ содроганіемъ восклицая:

- Савелли... ее зовутъ Савелли!
- Да, дочь одного изъ казненныхъ 2-го декабря, Варскаго инсургента, тотъ, котораго братья и друзья въ памфлетахъ своихъ зовутъ...

Министръ вдругъ оборваль: воспоминаніе объ южныхъ крамолахъ и кровавой расправъ съ ними воскресло въ его воображеніи. Онъ не ръшался довести свою фразу до конца.

— Договаривайте же, милостивый государь! — возопиль генераль-прокурорь, дрожащимь голосомь,...—тоть, котораго они называють «мученикомь», дважды разстръляннымь!.. Да, дважды казненный! И это дъло моихъ рукъ!.. О Господи! Предвъчное правосуле!.. Боже! Боже!

И закрывъ лицо руками, онъ остался неподвиженъ.

Министръ далъ знакъ агенту полиціи безопасности:

— Уведите вашего арестанта, а сами останьтесь въ ожиданіи моихъ распоряженій.

Пораженный всёмъ слышаннымъ и виденнымъ, полицейскій пропустилъ Марселя впередъ, и они вышли.

Статсъ-секретарь и графъ Бенардъ снова остались одни; снова очутились они лицомъ къ лицу.



## ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

# "ИСТОРИЧЕСКІЙ ВЪСТНИКЪ".

Подписная цѣна за 12 книгъ въ годъ десять рублей съ пересылкой и доставкой на домъ.

Главная контора въ **Петербургъ**, при книжномъ магазинъ "Новаго **Времени"** (А. С. Суворина), Невскій просп., д. № 38. Отдъленіе главной конторы въ **Москвъ**, при московскомъ отдъленіи книжнаго магазина "Новаго **Времени"**, Кузнецкій мость, домъ Шориной.

Программа "Историческаго Вѣстника": русскія и иностранныя (въ дословномъ переводѣ или извлеченіи) историческія сочиненія, монографіи, романы, повѣсти, очерки, разсказы, мемуары, воспоминанія, путешествія, біографіи замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и т. п., библіографія произведеній русской и иностранной исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, новости, историческіе матеріалы и документы, имѣющіе общій интересъ.

Къ "Историческому Въстнику" прилагаются портреты и рисунки, необходимые для поясненія текста.

Статьи для пом'вщенія въ журнал'в должны присылаться по адресу главной конторы, на имя редактора Сергвя Николаевича Шубинскаго.

Редакція отвѣчаеть за точную и своевременную высылку журнала только тѣмъ изъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную контору или ея московское отдѣленіе съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ допущена выдача журналовъ.



Издатель А. С. Суворинь.

Редавторъ С. Н. Шубинскій.









# содержаніе.

# МАЙ, 1891 г.

|       | •^^^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CTP.        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Фамильная хроника Воротынцевыхъ. Часть третья. Гл. I — VI. (Продолженіе). Н. И. Мердеръ (Северинъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281         |
| II.   | Первое представление «Свадьбы Кречинскаго». (Изъ воспоминаній артиста императорскихъ театровъ). Ө. А. Бурдина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302         |
| III.  | Кто убилъ царевича Димитрія? Вл. Б-скаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308         |
|       | Иллюстрація: Убіеніе царевича Димитрія. Картина профессора Венига.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| IV.   | Воспоминанія С. В. Скалонъ (урожденной Капнисть). Гл. І — ІІІ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338         |
|       | И. А. Гончаровъ. (Литературная характеристика). К. О. Головина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>36</b> 8 |
|       | Исторические силуэты. Гл. І-Ш. В. К. П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389         |
|       | Развитіе русскаго самосознанія. М. С-скаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410         |
| VIII. | Воспоминаніе о П. Н. Петровъ. П. Н. Полевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 433         |
| IX.   | Юрьевская слобода. (Село въ Ростовскомъ увадѣ). А. А. Титова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 439         |
|       | Иляюстрація: Старая деревянная церковь въ Юрьевской слободѣ, близь г. Ростова (Ярославской губерніи). Съ рисунка XVIII вѣка. — Постоялый дворь въ Юрьевской слободѣ, близь г. Ростова (Ярославской губ.). Съ рисунка XVIII вѣка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Х.    | Королева Марія-Антуанетта. (По новымъ даннымъ). Гл. І—V. <b>0. Б.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 448         |
|       | Иллюстрація: Королева Марія-Антуанетта. По эстампу въ краскахъ Жанине.—<br>Видъ замка Тріанопъ. (Съ лѣваго берега рѣки со стороны храма любви). По гравюрѣ Нэя съ рисунка Леспинаса.— Башня Мальборо въ Тріанопѣ. По фотографіи съ натуры.— Марія-Антуанетта въ костюмѣ фермерши. По гравюрѣ Рюотта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|       | Записки Талейрана. Гл. VI—VIII. (Окончаніе). В. Р. Зотова Критика и библіографія: Николай Владиміровичь Станкевичь. Москва. 1890. Ар. М.—Настольный энциклопедическій словарь. Объясненіе словь по всёмь отрослямь знавія. Изданіе Гарбеля. Трипадпать выпусковь. Москва. 1890—1891. А.—Бож. В. З.—Сергёй Атава (Терпигоревь). І) Историческіе разсказы и воспоминанія: ІІ) Двё повёсти: 1) Безь воздуха и 2) На старомь гнёздё (приложеніе къ иллюстрерованному журналу «Родина» № 1, январь 1891 г.). Слб. 1891. С. Т.—Графъ Алексисъ Жасминовъ (В. Буренинъ). Хвостъ. Спб. 1891. В — а.—Красноярскій округь Енисейской губерніи. Очеркъ Н. В. Латкина, члена Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Спб. 1890. С. А — ва. — Расходная книга Патріаршаго Приказа кушаньямъ, подававшимся патріарху Адріану и разнаго чина лицамъ съ сентября 1698 по августъ 1699 года. Изданіе ІІ. А. Вахрамъвева. Москва. 1890. А. К. — Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ съ адреснымъ отдёломъ, планомъ и фототипическими видами г. Кіева. Изд. 2-е. В. Д. Бублика. Кіевь. 1890. В. Б.—Казаки. Донцы. Уральцы. Кубанцы. Терцы. Очерки изъ исторіи и староказацкаго быта. Составилъ К. К. Абаза. Спб. 1890. Ф. Неслуховсиаго.— Е. В. Кузнецовь. Сказанія и догадки о христіанскомъ имені Ермака. (Извечено изъ № 40, 42, 44 и 50 «Тобольскихъ губ. вёдом.» 1890). А. Терновича. — Дерновича. — Дерновича. — Дерновича. — Дерновича. — Историческій обзорь Туркестана и поступательнаго двйженія въ него русскихъ. А. И. Макшеевъ. Спб. 1891. А. П. — Четыре войны. П. Алабина. Часть ІІ. Походныя записки 1853 и 1854 годовъ. Спб. 1890. А. П. — Санскритскія поэмы соч. Калидасы. Сакунтала, Рагу-Вонча и Мега-Дута. Перевель Н. Волоцкой. Вологда. 1890. С. А — ва. — Полное собраніе постановленій и распоряженій по вёдомству православнаго исповёданія Россійской имперіи. Томъ VІІ. Спб. 1890. С. А — ва. | 479         |
| XIII. | Историческія мелочи: Князь Бисмаркъ и принцъ Наполеонъ въ 1866 году.—<br>Тайны Оленьяго парка при Людовикъ XV.— Изъ исторіи бълилъ и румянъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501         |
| XIV.  | Заграничныя историческія новости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> 10 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

См. слёд. стр

| XV. Смѣсь: Новое пріобрѣтеніе Публичной Вибліотеки.— Открытіе Каракорума.— Антропологическое Общество.— Общество любителей древней письменности.— Археологическое Общество.— Диспуть въ университетѣ.— Публичныя лекціи въ Варшавѣ.— Церковно-историческое древлехранилище въ городѣ Владвиірѣ на Клязьмѣ.— Некрологи: П. Г. Рѣдкина. Н. П. Васильева, М. А. Дурова, О. А. Дейхмана, П. Н. Петрова, К. Лиске, Ф. Миклошича | 519         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XVI. Замътки и поправки: І. О происхожденіи слова «галиматья». Вл. Чуми-<br>нова.—ІІ. Письмо въ редакцію.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 532         |
| XVII. Выставка древностей въ Императорской Археологической комиссіи.<br><b>Е. Гаршина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 534         |
| <b>ПРИЛОЖЕНІЯ:</b> 1) Портреть графа А. А. Закревскаго. 2) Месть ка нарієвь. (La Savelli). Романь изъ времень второй имперіи во Франціи. Ж бера Огюстэна-Тьерри. Переводъ съ французскаго. Часть третья. Гл. IV (Окончаніе). 3) Каталогь книжныхъ магазиновъ «Новаго Времени» А. С. ворина.                                                                                                                                | иль-<br>—Х. |

### Въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» въ Петербургъ, Москвъ, Харьковъ и Одессв поступило въ продажу

НОВОЕ РОСКОШНОЕ ФОТОТИЦИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ Ө. И. БУЛГАКОВА:

# АЛЬБОМЪ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ 1891 Г.

Выпускъ І-й: «Защитники Свято-Троицко-Сергіевой давры въ 1608 г.» В. П. Выпускь 1-и: «Защитники Свято-Троицко-Сергісвой павры въ 1608 г.» Б. П. Верещагина; «Прибой (берегъ Адупки въ Крыму)» В. Д. Орловскаго; «Сортировка перьевъ» А. Д. Кившенко; «Ворота города Вольтерры (въ Этрурія) 2400 дѣтъ назадъ» А. А. Свѣдомскаго; «Въ тавернѣ» А. А. Рицони; «На Невскомъ (Аничковъ мостъ)» Н. А. Сергѣева; «Политики» М. Л. Маймана; «Монастырскій садъ» А. А. Писемскаго; «Лакомка» О. Ө. Беггровой-Гартманъ; «Самарино (Новгородской губ.)» Г. П. Кондратенко; «Тройка во ржи» П. О. Ковалевскаго; «На купанъѣ» Ю. И. Феддерса; «Утро Христова Воскресень» Н. К. Пимоненко; «Веселая пѣсия» О. Фрафримутъ Люцова» «Ръбодовъ» И. С. Галкина.

«Веселая пъсня» О. Фрейвиртъ-Люцова; «Рыболовы» И. С. Галкина.

Выпуснь 11-й: «Мадонна (барельефъ изъ мрамора)» П. А. Вельонскаго; «Смотръ великимъ княземъ Константиномъ Павловичемъ польскаго войска въ Варшавъ, на Саксонской площади, въ 1824 г.» Я. Розена; «Утро на Дибпрв» В. Д. Орловскаго; «При шумъ волиъ» С. В. Бакаловича; «Осень близь Алупки въ Крыму» А. И. Мещерскаго; «Интимное чтеніе» А. А. Рицони; «Съ зимовника въ Запорожскій кошъ. С. И. Васильковскаго; «Отправленіе дітей изъ Воспитательнаго Дома. П. И. Геллера; «Веселые телята» баронессы Е. К. Врангель; «Казачій ве-

ДОМА» П. И. Геллера; «Веселые телята» баронессы Е. К. Врангель; «Казачий ведеть (на Волынскихъ маневрахъ)» А. Н. Понова; «Заброшенная мельница» Ю. Ю. Клевера; «Кто кого? (впизодъ изъ русско-турецкой войны 1877 г. — казакъ и турецкій черкесъ)» В. В. Мазуровскаго; «Нападеніе» В. Ф. Фельтена; «Утро въ лъсу» В. М. Галимскаго; «Послъ купанья» группа И. Я. Гинцбурга. Выпуснь III-й: «На другой день» Н. Н. Бунина; «Новости!» С. В. Бакаловича; «Финалъ дуэта» А. Д. Кившенко; «Пъснь любви» К. П. Степанова; «Мученикъ охоты» М. С. Ткаченко; «Жена Макбета» К. Б. Венига; «Въ эстляндской харчевнъ» О. А. Гофмана; «Свадьба» (Кіевской губ.) Н. К. Пилонова; «Нъта» статун М. Л. Диллонъ; «Свадьба» (Кіевской губ.) Н. К. Пимоненко: «На лугу» П. М. Проскурнина: «Конская ярманка» В. Ф. Фельтена; моненко; «На лугу» П. М. Проскурнина; «Конская ярманка» В. Ф. Фельтена; «Ширь» В. Г. Казанцева; «Пъшковъ верхомъ» группа А. Л. Обера.

Цена каждаго выпуска 1 р. 50 к.; три выпуска виесте въ одномъ томе въ

панкъ 5 руб., пересылка 75 к.





## ФАМИЛЬНАЯ ХРОНИКА ВОРОТЫНЦЕВЫХЪ 1).

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

T.



ПРИЧИНАХЪ побудившихъ ротмистра Воротынцева, одного изъ самыхъ блестящихъ кавалеровъ и выгодныхъ жениховъ столицы, взять одиннадцати - мъсячный отпускъ и уъхать въ глубь Россіи, въ петербургскомъ большомъ свътъ шли самые разнообразные толки.

Родственникамъ своимъ и начальству онъ объявилъ, что желаетъ привести въ порядокъ родовое

имѣніе, доставшееся ему послѣ прабабки, и гдѣ онъ ни разу не быль послѣ ея смерти. Ростовщиковъ, считавшихъ за нимъ болѣе ста тысячъ долгу, (послѣднее время онъ шибко игралъ), Александръ Васильевичъ увѣрилъ, что онъ ѣдетъ въ деревню за деньгами, чтобъ расплатиться съ ними, а пріятелямъ своимъ вралъ всякій вздоръ о пресыщеніи столичными удовольствіями, клялся, что его тянетъ на лоно природы и что онъ желаетъ вкусить наконецъ отъ тѣхъ идиллическихъ наслажденій, о которыхъ такъ много говорять добродѣтельные люди и такъ краснорѣчиво описывають въ назидательныхъ книжкахъ, и которыхъ ему ни разу еще не удавалось ни испытать, ни видѣть.

1

<sup>1)</sup> Продолженіе. См. «Историческій Вёстникъ», т. XLIV, стр. 5. «истог. въсти.», май, 1891 г., т. хыу.

— Но развъ вы не провели вашего дътства въ деревнъ? — замътилъ одинъ изъ присутствующихъ, въроятно кое-что слышавшій о скандальномъ дълъ московскаго помъщика Воротынцева, прогремъвшаго десять лътъ тому назадъ по всей Россіи.

При этомъ напоминаніи Александръ Васильевичъ загадочно улыбнулся.

— Ну, въ той деревнъ, гдъ я провелъ мое дътство, идиллическаго было мало, —уклончиво отвъчалъ онъ.

И свернулъ разговоръ на другой предметъ.

Слишкомъ дорожилъ онъ фамильною честью, чтобъ потёшать публику разсказами о томъ, что происходило въ подмосковномъ селѣ Яблочки, во время его дѣтства. Но самъ-то онъ отлично все помнилъ, и подлую жонку Дарьку, и безшабашную ватагу ея вѣчно пьяныхъ приспѣшниковъ и любовниковъ. Помнилъ, какъ эти мерзавцы крали женъ и дочерей у мелкопомѣстныхъ сосѣдей, какъ расправлялись съ чиновниками, являвшимися изъ Москвы производить надъ ними слѣдствіе, какъ они развратничали съ крестьянскими и дворовыми бабами и дѣвками и какъ истязали тѣхъ, которыя осмѣливались имъ противиться. Помнилъ онъ дикій разгулъ пьяной толпы подъ звуки домашняго оркестра, безобразныя оргіи, длившіяся до разсвѣта и нерѣдко кончавшіяся такими драками, послѣдствіемъ которыхъ являлись тяжкія и даже иногда смертельныя увѣчья.

Сюда събзжались изъ Москвы, для расправы между собою, заклятые враги; сюда заманивали обманнымъ образомъ должники своихъ заимодавцевъ и расплачивались съ ними на въки ударомъ ножа въ бокъ изъ-за угла въ тънистомъ паркъ и тому подобными способами.

Сюда прівзжали ввичаться на похищенных двицахъ, наслаждаться преступною любовью съ чужими женами, тутъ происходили такія насилія, такъ попирались человвческія права и законы, что когда, благодаря письму Мареы Григорьевны государю, наряжено было надъ выжившимъ изъ ума старикомъ Воротынцевымъ слёдствіе и всплыла наружу, далеко не вся, а только часть двяній, за которыя жонка Дарька поплатилась ссылкой въ Сибирь, въ Петербургъ пришли въ негодованіе и ужасъ. Подмосковное село Яблочки оказалось, въ полномъ смыслъ этого слова, ничто иное какъ притонъ злодъевъ, гдъ по мъсяцамъ и годамъ находили себъ надежнъйшій пріютъ такіе мошенники и разбойники, которымъ давно слъдовало быть на каторгъ.

Александръ Васильевичъ выбхалъ семнадцатилътнимъ юношей изъ этого разбойничьяго гнъзда и, надо ему отдать справедливость, безъ чувства брезгливости и отвращенія вспоминать о немъ не могъ; хотя, надо и то сказать, что возмущался онъ не столько фактами, сколько той грубостью и цинизмомъ, которыми они сопровождались.

По природъ своей онъ былъ жестокъ и порывисть, способенъ на самые высокіе подвиги, какъ и на самыя ужасныя преступленія.

Съ большимъ умомъ, разносторонне развитымъ, онъ все понималъ, все допускалъ и ничему не удивлялся. Преобладающею чертою его характера было любопытство. Жизнь представлялась ему интереснъйшей штукой, которую непремънно слъдуетъ во всъхъ подробностяхъ изучить и испытать, все видъть, все испробовать, всъмъ насладиться.

Религіи у него не было никакой.

Впрочемъ, въ этомъ отношеніи онъ походиль на большую часть людей его круга и воспитанія.

Юношей, когда еще маркизъ былъ при немъ, онъ увлекался вмъстъ съ нимъ энциклопедистами, но впослъдстви и къ философамъ восемнадцатаго столътія сталъ относиться критически, и когда у него спрашивали во что онъ въритъ, онъ, не задумываясь, отвъчалъ, что въритъ въ одинъ только умъ и ни во что больше.

Въ то время, когда онъ собрался вхать въ Воротыновку, ему было двадцать пять лёть, онъ былъ на отличной дорогв, замвчательно красивъ собой, самоувъренъ до нахальства и смълъ до дерзости. Съ холоднымъ сердцемъ, капризный, мстительный, онъ слылъ однимъ изъ опаснъйшихъ селадоновъ столицы.

Любовницъ во всъхъ слояхъ общества у него было столько, что онъ давно имъ счетъ потерялъ, но любви онъ еще не испыталъ и отвергалъ самое существование этого чувства.

Какъ прабабка его, Мареа Григорьевна, утверждала, что хворають одни только дураки, такъ правнукъ ея говорилъ, что одни только идіоты страдають отъ любви.

Женщины ему были нужны только для наслажденія, и онъ хвастался тъмъ, что всякую изъ нихъ можетъ покорить, ничъмъ особеннымъ для этого не поступаясь, не обременяя себя даже объщаніями и клятвами, какъ другіе.

Послѣднее время онъ сталъ говорить о женитьбѣ, какъ объ обрядѣ, который каждому порядочному человѣку обязательно надъ собой совершить не позже тридцати лѣтъ. И рѣчи эти, интересовавшіеся имъ люди, невольно сопоставляли съ частыми его посѣщеніями дома князя Молдавскаго, одного изъ вліятельнѣйшихъ и богатѣйшихъ сановниковъ Петербурга и выводили изъ этого обстоятельства, что онъ хочетъ жениться на княжнѣ Мари, единственной дочери князя.

Это была набалованная, экцентричная дёвушка двадцати лётъ, красивая, большая кокетка, выросшая безъ матери, (князь быль въ разводё съ женой), подъ надзоромъ гувернантокъ, которыхъ она въ грошъ не ставила, и у которыхъ одна только и была цёль въ жизни—льстить ей и угождать.

Княжна стала отличать Воротынцева съ перваго дня ихъ знакомства, но когда у нея спрашивали, вышла ли бы она за него замужъ, она со смъхомъ отвъчала, что не ръшила еще.

Онъ казался ей слишкомъ значительнымъ для мужа. Съ нимъ весело и занятно, ни минуты нельзя соскучиться, постоянно будешь испытывать сильныя ощущенія, — а княжна Мари ничего такъ не обожала какъ сильныя ощущенія — но нужно ли все это въ мужъ́?

Она въ этомъ сомнъвалась.

Однако, это не мѣшало ей кататься съ нимъ верхомъ, танцовать на балахъ больше чѣмъ съ другими и проводить съ нимъ вечера и у себя, и у общихъ знакомыхъ, настолько часто, на сколько это было возможно при той свѣтской, разсѣянной жизни, которую они оба вели.

Къ веснъ они сошлись еще ближе и строгія маменьки съ ужасомъ передавали другъ другу, будто ихъ видъли гуляющими вдвоемъ рано утромъ по отдаленнымъ аллеямъ Лътняго сада: «Non, c'est trop fort! Elle se compromet horriblement, c'est une folle!» — утверждали всъ. И со вздохами лицемърнаго соболъзнованія жалъли ее и приписывали ея conduite légére тому печальному обстоятельству, что у нея матери нътъ. Другіе же замъчали, что все это непремънно должно кончиться свадьбой и что, по всей въроятности, они ужъ и теперь женихъ и невъста, только не желаютъ этого объявлять.

И вдругъ, Александръ Васильевичъ взялъ отпускъ и уѣзжаетъ изъ Петербурга надолго, можетъ быть, навсегда.

— Je me fais planteur de choux, — повторяль онъ съ афектаціей всёмь, кто у него спрашиваль, почему онъ бросаеть службу.

Такое рѣшеніе можно было бы объяснить неудачнымъ сватовствомъ, еслибъ ему не удалось такъ влюбить въ себя княжну, что она блѣднѣла, краснѣла и терялась при его появленіи, слѣдила за нимъ всюду глазами, не понимала о чемъ съ нею говорятъ въ его присутствіи и такъ вся преображалась отъ одного его взгляда или слова, что сомнѣваться въ томъ, что она къ нему неравнодушна, было невозможно.

Можетъ быть, отецъ ея не желаетъ имътъ Воротынцева зятемъ? Но тогда какъ объяснить то обстоятельство, что онъ принятъ у нихъ какъ свой человъкъ?

Всъ терялись въ догадкахъ.

Маленькая баронесса Лиди, кузина Воротынцева, которая и сама была влюблена въ него года три тому назадъ, а теперь играла съ нимъ очень усердно въ дружбу, заболъла отъ любопытства на этотъ счетъ. Она ему такъ и сказала, когда онъ пріъхаль съ нею проститься.

- Dites moi ce qu'il y a eu entre vous et Marie Moldavsky? J'ai

tellement envie de le savoir, que j'en mourrai si vous ne me le dites pas!

Она ждала услышать въ отвътъ дерзость, но онъ только засмъялся и посовътывалъ ей подождать умирать.

— Vous le saurez un jour, —прибавилъ онъ, цълуя ея руку нъжнъе обыкновеннаго, какъ-будто для того, чтобъ поблагодарить ее за участіе.

Это ободрило ее.

- Vous l'aimez?—тихо прошептала она, заглядывая ему пытливо въ глаза.
  - Je pars,—отвъчаль онъ, все съ той же загадочной улыбкой. Такъ маленькая баронесса ничего и не узнала.

### II.

Происходило это всего только три недёли тому назадъ.

Но Петербургъ былъ отъ него теперь такъ далекъ и между тамошними впечатлъніями и здъшними лежала такая глубокая пропасть, что ему казалось, что прошло много лътъ съ тъхъ поръ, какъ онъ оттуда выъхалъ.

Не усиблъ онъ еще здъсь порядкомъ осмотръться, а ужъ начиналъ испытывать засасывающее вліяніе здъщней атмосферы.

Этотъ просторъ безграничный во всемъ, раздолье раскинутыхъ на необозримое пространство лъсовъ и полей, гдъ все, до послъдней травки, принадлежало ему, гдъ не только земля, но и люди составляли его неотъемлемую собственность, сознаніе силы и власти, все это наполняло ему душу какимъ-то особеннымъ, ни разу еще не испытаннымъ до сихъ поръ наслажденіемъ и довольствомъ.

Встхъ онъ здъсь выше, никого надъ нимъ нътъ. Чтобы онъ не сдълалъ, никто не осмълится осудить его, онъ здъсь все можетъ, все.

Инстинкты деспота, подавленные воспитаниемъ, общениемъ съ людьми ему равными, условіями свътской жизни и дисциплиной военной службы, начали пробуждаться въ немъ едва только онъ переступилъ порогъ прародительскаго дома.

Гости, прівхавшіе съ нимъ и которыхъ онъ самъ пригласилъ отдохнуть у него подольше въ Воротыновкъ, прежде чъмъ продолжать путь дальше, теперь стъсняли его, и онъ съ нетериъніемъ ждалъ ихъ отъвзда.

Не хотълось ему, при постороннихъ, вступать въ свою роль барина.

Одинъ изъ прі хавшихъ съ нимъ молодыхъ людей, сынъ богатаго екатеринославскаго пом'вщика, встр'єтивъ какъ-то Мареиньку рано утромъ въ парк'є, вздумалъ было любопытничать на ея счетъ и, восхищаясь ея красотой, выразилъ желаніе съ нею познакомиться.

Александръ Васильевичъ не могъ сдержать порывъ гнѣва и отвѣчалъ ему такъ дерзко, что гость на другой день уѣхалъ.

Но это не помъшало молодому барину сказать мимоходомъ Өедосьъ Ивановиъ, что ему непріятно встръчать рано утромъ женщинъ въ паркъ.

Съ этого дня, не только Мароинька не ходила больше гулять въ тѣ мѣста, гдѣ можно было встрѣтить властелина Воротыновки, но также и всѣ прочія обитательницы усадьбы дѣлали большой крюкъ, чтобъ не попасться ему на глаза.

На Мароиньку онъ тоже смотрълъ какъ на свою собственность, какъ на существо, вполнъ отъ него зависящее.

Не заинтересоваться ею онъ не могъ. Она была такъ хороша собой, что послѣ того, какъ ему удалось увидать ее въ окнѣ, онъ долго не могъ придти въ себя отъ пріятнаго изумленія и, мысленно повторяя про себя съ восхищеніемъ: délicieuse! délicieuse! — рѣшилъ, что дѣвочка эта доставить ему много пріятныхъ минуть во время его добровольной ссылки.

Онъ совсемъ забыль про ея существование тамъ, въ Петербургъ, а между тъмъ изъ нея вышла, за эти десять лътъ, такая красавица, что стоило прітхать сюда для того только, чтобъ съ нею познакомиться, честное слово!

Какой кокетливо-обдуманный костюмъ на ней былъ, чортъ побери!

И отъ кого выучилась она такъ граціозно откидывать назадъ гибкій станъ, выставляя на показъ всю красоту бюста? Когда она подняла кверху руки, чтобы заколоть гребенкой массу волосъ, съ трудомъ обхваченныхъ маленькими, бълыми пальчиками, онъ залюбовался этимъ бюстомъ. Хороши были также и руки. Широкіе рукава пудермантля соскользнули, обнаживъ ихъ по самыя плечи, когда она подняла ихъ, чтобъ подколоть волосы.

Видъніе продолжалось не болъе трехъ-четырехъ минутъ, но оно кръпко запечатлълось въ его мозгу.

Надо сознаться, что если Мареинька дъйствовала съ умысломъ, то она тонкая кокетка. Сначала она лежала въ своемъ креслъ у окна, совершенно неподвижно и съ закрытыми глазами, можно было думать, что она спитъ, и только тогда, когда онъ успълъ налюбоваться ея пурпуровыми губами, длинными ръсницами, тонкими темными бровями, прямымъ съ горбинкой носомъ и нъжнымъ румянцемъ на щекахъ, показала она ему вдругъ то, что у нея было всего лучше—глаза, глубокіе, темные, такіе выразительные, что увидъвъ ихъ разъ, никогда нельзя было забыть.

Да онъ и не желалъ ихъ забывать. Ему доставляло большое наслаждение думать, что глазки эти тутъ, близко, подъ одной съ нимъ кровлей, и что ему стоитъ только захотъть, чтобы смотръть въ нихъ сколько ему будетъ угодно.

Да, преинтересный и преоригинальный романъ разыграется у него здёсь съ этой деревенской ingénue.

И какъ тонкій аматеръ, знающій толкъ въ наслажденіяхъ и умѣющій ими пользоваться, онъ не торопился, не накидывался на кушанье, какъ голодный обжора, рискующій испортить себѣ желудокъ, а предвкушалъ удовольствіе сначала воображеніемъ.

Онъ быль убъжденъ также и въ томъ, что чъмъ дольше заставить онъ Мареиньку ждать знакомства съ нимъ, тъмъ нетерпъливъе и страстнъе будеть она ждать этого знакомства.

Она должно быть не глупа. Сама избътаеть съ нимъ встръчъ. Зановъска у окна, передъ которымъ онъ ее видълъ, ни разу не отдергивалась съ тъхъ поръ. Но, разумъется, она откудова-нибудь да смотритъ на него, когда онъ прогуливается по саду или сидитъ съ своими гостями на террасъ и куритъ изъ трубки, съ длиннымъ чубукомъ въ бисерномъ чехлъ.

Спровадивъ одного изъ своихъ пріятелей, онъ сталъ спроваживать и другого. Придумалъ для этого какую-то повздку въ дальній хуторъ и такъ часто говорилъ про эту повздку, что гость, наконецъ, догадался, что онъ здёсь лишній и объявилъ, что ему пора домой.

Его не удерживали.

Двъ недъли прошло съ того дня, какъ Александръ Васильевичъ пріъхалъ въ Воротыновку, и до сихъ поръ онъ еще и за хозяйство, какъ слъдуетъ, не принимался, и съ хорошенькой обитательницей восточной башни не нашелъ удобной минуты познакомиться.

Минута эта настала, наконецъ.

#### TIT.

— Должно быть письмо читаеть, — таинственнымъ шопотомъ объявилъ Мишка Өедосьъ Ивановнъ, съ часъ времени послъ того, какъ проводили послъдняго гостя изъ Воротыновки.—Ушли внизъ и заперлись тамъ въ кабинетъ.

Оедосья Ивановна перекрестилась и со вздохомъ вымолвила:
— Что-то булетъ!

Мишка угадаль върно. Александръ Васильевичъ вынулъ, наконецъ, изъ чернаго, дубоваго бюро большой конвертъ съ надписью: «Правнуку моему, Александру Воротынцеву», сломилъ большую гербовую печатъ и сталъ читать бабушкино предсмертное посланіе.

Последніе дни мысль о Мареиньке такъ неотвязно преследовала его, что даже въ эту торжественную минуту, онъ не могь о ней не вспомнить и съ улыбкой подумаль, что наверное бабушка поручаеть ему свою любимицу въ этомъ письме. Просить не оставить ее, пристроить, дать ей, можеть быть, приданое...

Но онъ нашелъ тутъ совсъмъ не то, что ожидалъ.

Письмо, съ начала до конца, состояло не изъ просьбъ, а изъ приказаній, выраженныхъ въ такой рѣзкой и строгой формѣ, обставленныхъ такъ для него невыгодно, что не выполнить этихъ приказаній оказывалось невозможнымъ.

За каждымъ параграфомъ следовала угроза, начинавшаяся словами:

«А буде правнукъ мой, Александръ Воротынцевъ, этой моей воли не исполнитъ, имъетъ Петръ Бутягинъ понудить его къ тому жалобой на него въ судъ, съ предъявленіемъ копіи съ сего документа за моею подписью».

Петръ Бутягинъ долженъ былъ соблюдать интересы всѣхъ, которыкъ Мареа Григорьевна возлюбила до конца: Өедосьи Ивановны, Митиньки, Самсоныча, Мареиньки.

Особенно Мареиньки.

Объ ней въ письмъ Мареы Григорьевны, было очень много. Ей завъщано было крупное состояніе: капиталь въ сто тысячъ рублей, положенный въ опекунскій совъть со дня ея рожденія, домъ купленный въ Москвъ на ея имя, другой домъ въ губернскомъ городъ, на который Александръ Васильевичъ съ тъхъ поръ какъ себя помнилъ, привыкъ смотръть какъ на свою собственность.

Изъ драгоцънностей своихъ Мареа Григорьевна жаловала Мареинькъ такія вещи, которыя наслъднику ея не стыдно было бы поднести даже своей будущей женъ въ видъ свадебнаго подарка.

А кром'в того, когда Мареинька будеть выходить замужъ, онъ долженъ быль уступить ей деревню Дубки съ пятьюстами душъ, да дворовыхъ изъ воротыновскихъ, кого пожелаетъ вяять.

«И выйти ей непремънно за дворянина, чтобъ фамилію себъ настоящую получить и кръпостными владъть, —писала Мареа Григорьевна. —Буде же пойдетъ замужъ за купца или иного какого человъка подлаго сословія, ничъмъ за Дубки ее не удовлетворять. А въ дъвицахъ если дастъ обътъ остаться, восемьдесять тысячъ ей выдать».

— Excusez du peu!—процъдилъ сквозь зубы, съ гримасой, молодой баринъ.

Его разбирала досада. Онъ поднялся съ мъста и сталъ большими шагами прохаживаться по комнать, обдумывая положение.

Онъ быдь не жаденъ къ деньгамъ и скоръе щедръ, чъмъ скупъ отъ природы, но тъмъ не менъе тароватость, съ которой его прабабка награждала тъхъ, кого возлюбила до конца, а въ особенности Мареиньку, раздражала его.

Исполнять всё предписанія покойницы онъ, во всякомъ случать, торопиться не станеть. Довольно и того, если онъ немедленно раздасть суммы, завъщанныя старшимъ слугамъ, приживальщику и приживалкт, что же касается до Мареиньки, можно и подождать:

Ему не жаль было для нея ни денегъ, ни брильянтовъ, ему жаль было отказаться отъ мысли, что красавица эта находится въ полнъйшей отъ него зависимости.

Дорого бы онъ далъ, чтобъ завъщание прабабки было написано въ другой, болъе удобной для него формъ.

Да, онъ по-царски наградилъ бы того, кто помогъ бы ему въ этомъ...

Само собою разумъется, что онъ не поступился бы для этого своею дворянскою честью и не скормпрометироваль бы себя скандаломъ, но...

Чёмъ больше думаль онъ, тёмъ назойливъе всплывали ему на память эпизоды изъ того, что происходило у него на глазахъ въ подмосковной, когда онъ былъ еще ребенкомъ, и которые онъ еще такъ недавно, съ отвращеніемъ, отгонялъ отъ себя.

Помимо воли и безсознательно, конечно, лъзли ему на умъ эти воспоминанія. Не станеть же онъ поступать какъ Дарька и ея приспъшники, чтобъ удержать за собой какіе-нибудь пятьсоть душъ, домъ и брильянты, о, нътъ, ни за что не станеть! Но всетаки не мъшаетъ узнать, что за человъкъ этотъ Бутягинъ, подъконтроль котораго вздумалось покойной прабабкъ его поставить.

Онъ позвонилъ и, усъвшись на прежнее мъсто передъ бюро, приказалъ позвать Өедосью Ивановну.

### IV.

Когда старуха вошла и затворила за собою дверь, баринъ прочелъ ей тотъ параграфъ, который до нея касался въ завъщании и присовокупилъ къ этому отъ себя, что деньги, завъщанныя ей, она можетъ получить изъ конторы, когда захочетъ. Сегодня же будетъ сдълано объ этомъ распоряженіе, а также насчетъ Самсоныча, Митиньки и Варвары Петровны.

А затъмъ, послъ того какъ растроганная старуха, которой пока онъ читалъ, казалось, что сама барыня съ нею говорить, поцъловала со слезами его руку, онъ довольно небрежно и повидимому не придавая особеннаго значенія ожидаемому отвъту, спросилъ:

- Кто этотъ Бутягинъ, про котораго упоминается въ бабушкиномъ письмъ?
- Отпущеннаго на волю вздоваго, Никанора Лексвева, сынъ, сударь, отвъчала старуха. Въ большомъ былъ онъ довъріи у покойницы барыни. Письмо-то, что вашей милости про всвхъ про насъ написано, онъ имъ писалъ, а не Митинька. Нарочно для этого въ городъ за нимъ посылали.

Для чего она ему это говорить? Спроста, безъ умысла? Или чтобъ намекнуть ему на невозможность уклониться отъ исполненія завъщанія?

Пристально глянувъ на старуху, смиренно отошедшую къ двери и ничего, кромъ тупой покорности не прочитавъ на ея морщинистомъ, съ выцвътшими глазами, лицъ, Александръ Васильевичъ погрузился въ перечитываніе лежавшей передъ нимъ бумаги и въ комнатъ воцарилась такая глубокая тишина, что слышенъ былъ пискъ мухи, попавшей въ паутину въ одномъ изъ угловъ, надъвысокимъ шкапомъ съ планами и книгами.

День былъ солнечный и жаркій, но здёсь окна и стеклянная дверь отворены были въ тенистый садъ и было прохладно.

Это быль тоть самый кабинеть, въ которомъ десять лъть тому назадъ, происходила бурная сцена между правнукомъ и прабабкой по поводу безобразій, происходившихъ въ подмосковной.

Съ тъхъ поръ все здъсь осталось въ томъ же видъ.

За послъдніе два съ половиной года сюда входили только для того, чтобъ провътрить покой, смести паутину, да наблюсти, чтобъ мыши не завелись.

Молодой баринъ сидълъ на томъ самомъ креслъ и передъ тъмъ самымъ чернымъ бюро съ мъдными украшеніями, на которомъ, десять лътъ назадъ, сидъла прабабка его Мареа Григорьевна, а на томъ мъстъ, гдъ онъ самъ тогда стоялъ, трепеща всъмъ тъломъ подъ ея грознымъ взглядомъ, стояла теперь, сложивъ на груди руки и устремивъ на него задумчивый взглядъ, Өедосья Ивановна.

Облокотившись надъ развернутымъ листомъ толстой, шероховатой бумаги, исписаннымъ со всёхъ сторонъ убористымъ, четкимъ почеркомъ съ завитушками, и съ хорошо знакомой ему подписью твердыми каракулями «Мареа Григорьева Воротынцева», Александръ Васильевичъ, сдвинувъ брови и стиснувъ судорожно губы, нервно ерошилъ густыя, черныя кудри, долго о чемъ-то раздумывалъ.

Такъ долго, что можно было подумать, что онъ забыль о присутствіи старухи.

Но онъ объ ней не забыль, онъ только колебался съ чего начать, чтобъ узнать отъ нея то, что ему хотелось знать.

Наконецъ, не поднимая на нее глазъ, онъ спросилъ, съ разстановками между каждой фразой:

- Чтожъ эта... барышня ваша... знаетъ чья она дочь?
- Знаетъ, сударь, сдержанно отвъчала Өедосья Ивановна.
- И про отца знаетъ?
- Нъть, сударь, про то, кто ея отець, она не знаеть.
- Это хорошо, что вы ей этого не сказали.
- Да мы, сударь, и про мать бы ей не сказали, она сама додумалась и пожелала на могидъ ея помолиться.

Эти простыя слова тронули Воротынцева.

Ему вспомнилась поъздка съ прабабкой въ Гнъздо, трагическая судьба несчастной дъвушки, похороненной подъ каменнымъ кре-

стомъ, у котораго Мареа Григорьевна остановилась, чтобъ разсказать ему ея исторію.

Все это потомъ, въ вихрѣ жизни, онъ забылъ. Разъ только, встрѣтившись въ обществѣ съ тѣмъ человѣкомъ, котораго прабабка его иначе, какъ мерзавцемъ не называла, вспомнилъ онъ про гнусную роль, которую человѣкъ этотъ розыгралъ въ семъѣ его дяди, Дмитрія Ратморцева, и съ трудомъ подавилъ улыбку при видѣ почестей и уваженія, воздаваемыхъ ему.

Человъкъ этотъ теперь какъ живой предсталъ передъ нимъ.

А рядомъ съ нимъ Мареинька. У нея были его глаза и продолговатый овалъ лица. Въ профилъ она, должно быть, поразительно на него похожа.

Можно себъ представить какъ смутился и испугался бы этотъ господинъ, теперь одинъ изъ важнъйшихъ государственныхъ дъятелей, отецъ взрослыхъ сыновей и дочерей, еслибъ ему, вдругъ, сказали, что его ребенокъ отъ опозоренной имъ сестры Ратморцевыхъ живъ и находится въ родовомъ домъ этихъ самыхъ Ратморцевыхъ!

- И что жъ, она ъздила въ Гнъздо? спросилъ молодой баринъ, ужъ совсъмъ другимъ тономъ, съ оттънкомъ добродушнаго участія.
  - -- Ъздила, сударь. Два раза я ее туда возила.
- Я до сихъ поръ не успълъ еще съ нею познакомиться, съ... вашей барышней, началъ, помолчавъ немного и запнувшись передъ послъдними словами, Александръ Васильевичъ.
- Гости у васъ были, сударь, ей, какъ молодой дѣвицѣ, было конфузно при чужихъ, не извольте гнѣваться, это я ей посовѣтывала подождать пока вы сами...
- Да я и не гиваюсь вовсе, прерваль онъ ее съ усмъщкой, —мив только хотвлось бы внать...
  - Что такое, сударь?

Онъ нъсколько мгновеній колебался, а затьмъ, вскидывая на нее пытливый взглядъ, надменно прищурился.

— Что она изъ себя представляеть эта дѣвица?—спросилъ онъ, откидываясь на спинку кресла и небрежно играя кистями своего халата.

Его не поняли.

— Что вы изволите спрашивать, сударь? — переспросила въ недоумъніи старуха.

Онъ нетеритливо передернулъ плечами и щелкнулъ пальцемъ по бумагъ, развернутой передъ нимъ на столъ.

- Бабушкино желаніе такое, чтобъ выдать ее замужъ за дворянина.
- Такъ точно, сударь. Завсегда покойница Мареа Григорьевна, дай имъ Богъ царство небесное...

Ей не дали договорить.

— Ну-да, чтобъ у нея имя было, у нея теперь имени нътъ, она, какъ рожденная отъ дъвицы, къ мъщанству приписана и крестъянами владъть не можетъ,—отрывисто объяснилъ баринъ.—Состояніе ей завъщано большое...

Өедосья Ивановна молча кивнула, въ знакъ того, что и это тоже ей очень хорошо извъстно, а молодой баринъ продолжалъ:

— Но этого еще мало, для того, чтобъ ей сдълать хорошую партію, надо быть воспитанной...

Туть ужь Өедосья Ивановна не вытерпъла и прервала барина на полусловъ, чтобъ объявить ему, что барышня, Мареа Дмитревна, отлично воспитана. И по-французски умъетъ говорить и на клавикордахъ играетъ. Какого еще воспитанія?

— Это вы ее по какой же причинъ Дмитріевной величаете? усмъхнулся баринъ.

Старуха сердито насупилась.

— По д'йду, сударь, по Дмитрію Сергійчу, по сынку старшему нашей барышни Лизаветы Григорьевны, — наставительнымъ тономъ вымолвила старуха.

Александръ Васильевичъ промолчалъ. Каждымъ своимъ словомъ эта простая женщина, хранительница всъхъ тайнъ Воротынцевскаго рода и самый близкій человъкъ къ прабабкъ его Мароъ Григорьевнъ, импонировала ему.

При воспоминаніи о скандальномъ эпизодѣ съ его теткой, Софьей Дмитріевной, ему ужъ не котѣлось улыбаться, какъ въ Петербургѣ при встрѣчѣ съ погубившимъ ее негоднемъ и смутное чувство, не то негодованія, не то стыда за то, что такое преступленіе могло безнаказанно свершиться въ родственной ему семьѣ, зашевелилось въ его душѣ.

Но онъ подавилъ въ себъ это чувство. Или, лучше сказать, оно само въ немъ смолкло подъ наплывомъ ощущеній совсъмъ иного рода.

- А никто ей здъсь еще не приглянулся, вашей барышнъ?— спросилъ онъ, съ насмъшливой улыбкой.
- Кому же ей здёсь приглянуться, сударь? Здёсь одни только мужики. Господъ у насъ, съ тёхъ поръ какъ покойница барыня скончалась, не бываетъ. Присылала звать ее въ гости Рябиновская барыня съ дочкой, познакомиться съ нею хотёли, не поёхала.
- Гм!.. Ужъ будто здъсь одни только мужики?—продолжаль ухмыляться баринъ.—Пріважають сюда и купцы за пшеницей и за сукнами. Наконецъ, сколько мнъ извъстно, и у попа, и у завъдующаго фабрикой есть племянники и сыновья.
  - Она за такихъ не пойдетъ, сударь.
- Не пойдетъ?—переспросилъ онъ со смъхомъ.—За дворянина хочетъ?

Өедосья Ивановна, поджавъ съ видомъ оскорбленнаго достоинства губы, молча потупилась.

Онъ снова пригнулся къ письму, а она, постоявъ еще минутъ пять, и не получая приказанія удалиться, ръшила воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобъ узнать какъ отнесутся къ ея намъренію навсегда покинуть Воротыновку.

Послѣ того, что она слышала отъ молодого барина, ей ужъ вполнѣ было ясно, что близкимъ къ покойницѣ Мареѣ Григорьевнѣ людямъ здѣсь больше дѣлать нечего. Чѣмъ скорѣе скроются они всѣ у него изъ глазъ, она, Мареинька, Самсонычъ, и прочіс, тѣмъ лучше будетъ.

При немъ пойдуть въ ходъ новые люди и заведутся новые порядки. Да и самъ-то онъ, молодой баринъ, чудной какой-то, новый для нихъ для всёхъ.

- Не извольте гнъваться, сударь, на мою смълость, если я васъ объ одной милости буду просить, вымолвила она, послъ довольно продолжительнаго молчанія.
  - Что такое?
- Отпустите меня въ Кіевъ, будьте на столько милостивы. Служба моя вамъ не нужна, а я бы тамъ гдё-нибудь, поблизости монастыря, приткнулась бы, келійку бы себъ поставила, да за упокой души благодътельницы нашей, Мароы Григорьевны, молилась.

При послъднихъ словахъ, она медленно опустилась на колъни и поклонилась барину до земли.

Александръ Васильевичъ поморщился.

— Встань, старуха, что это ты... зачёмъ... Я тебя не держу. Ты мнё здёсь не нужна,—поспёшиль онъ ей объявить.

Точно также равнодушно отнесся онъ и къ просъбъ Самсоныча отпустить его къ внучкъ за городъ.

Варваръ Петровнъ съ Митинькой проситься у него не для чего было, они и сами были дворяне, имъ никто не могъ запретить жить, гдъ имъ угодно.

Покончивъ съ ними со всеми, молодой баринъ велелъ оседлать себе лошадь и убхалъ кататься.

Вернулся онъ часа черезъ два. Конь былъ въ мылъ, но ъздока должно быть прогулка не утомила; чъмъ бы растянуться на диванъ въ верхнемъ кабинетъ, какъ онъ всегда дълалъ, Александръ Васильевичъ переодълся и вышелъ въ садъ.

Тамъ онъ прогуливался взадъ и впередъ по тънистой липовой аллеъ до тъхъ поръ, пока казачокъ не прибъжалъ къ нему за приказаніями—подавать ли кушать?

- Гдъ накрыли? спросилъ баринъ.
- Въ маленькой столовой-съ.
- На сколько приборовъ?

- На одинъ-съ.
- Поставь другой, приказалъ баринъ.

А когда мальчикъ, торопясь исполнить приказаніе, добъжаль до конца аллеи, онъ закричаль ему вслъдъ:

 Да скажи барышнъ, что я прошу ее сойти внизъ со мной кушать.

Казачокъ, повторивъ свое «слушаю-съ», скрылся у него изъ виду, а баринъ еще минутъ десять походилъ по саду, и не торопясь сталъ подниматься по парадной лъстницъ въ верхній этажъ дома.

#### V.

За послъдніе дни Мареинька пережила столько сильныхъ ощущеній, столько узнала новаго, интереснаго и непонятнаго, столько испытала волненій, страха, любопытства и недоумънія передъ неизвъстною жизнью, ожидавшей ее въ самомъ скоромъ будущемъ, что относиться безпристрастно къ виновнику кутерьмы, нарушившей монотонное спокойствіе всего дома, она никакъ не могла.

Слушая увъщанія окружающихъ, она повторяла себъ, что бояться ей нечего, для нея молодой баринъ совершенно посторонній человъкъ, съ которымъ у нея ничего не можеть быть общаго, и она должна объ одномъ только думать, какъ и съ къмъ ей устроиться, жить получше и поудобнъе. А гдъ именно—по сосъдству ли съ Воротыновкой или далеко отсюда, не все ли равно?

Въдь вдъсь, у нея, теперь никого близкихъ не останется, всъ разъъдутся. Но сердце твердило другое.

Не върилось ей, не могла она примириться съ мыслью, что козяинъ Воротыновки для нея совсъмъ чужой человъкъ, что она отъ него не зависитъ. Хотълось ей непремънно чувствовать къ нему что-нибудь такое, чего она никогда еще не чувствовала—ненависть, страхъ или любовь, а върнъе сказать и то, и другое, и третье вмъстъ. То она безъ негодованія вспоминать про него не могла, то сердце ея сладко замирало, когда она слышала его голосъ или шаги, то дрожала она отъ страха при мысли, что можетъ нечаянно встрътиться съ нимъ и почувствовать на себъ его холодный, надменный взглядъ, а то всъмъ сердцемъ жаждала этой встръчи.

Про него шопотомъ разсказывали въ домѣ такія странныя вещи. По словамъ его приближенныхъ, лакея Мишки и другихъ, барину ничѣмъ нельзя было угодить, сегодня ему нравится что-нибудь, а завтра онъ отъ этого самаго съ отвращеніемъ отвертывается. Сегодня онъ любитъ человѣка, довѣряетъ ему, а завтра, видѣть его равнодушно не можетъ, преслѣдуетъ, покоя себѣ не находитъ, пока на всю жизнь несчастнымъ его не сдѣлаетъ. Все это подтверждалось примѣрами.

И не съ одними крѣпостными онъ такъ поступалъ, а ломался также и надъ тѣми изъ господъ, которые, такъ или иначе, попадали ему подъ власть, особенно надъ женщинами.

— Но тебъ-то что до этого, сударыня, тебъ онъ не баринъ, ты вольная и сама себъ барышня. Жила здъсь по тъхъ поръ, пока было хорошо, а худо стало, снялась съ мъста, да и укатила, куда вздумала,—успокоивала Оедосья Ивановна Мареинъку, замъчая съ какимъ волненіемъ и ужасомъ прислушивается она къ этимъ разсказамъ.

Бесъды эти всегда кончались совътомъ, какъ можно скоръе переъхать въ городъ, къ тому самому Петру Никанорычу Бутягину, которому бабушка завъщала охранять ея интересы.

Мареинька хорошо знала Бутягина. Онъ каждый годъ по нёскольку разъ прівзжаль ее наввщать и привозиль ей все, что она приказывала ему для себя купить. Сколько, бывало, чего не пожелаеть, всего привезеть, до последней ниточки, и платьице модное, и шляпку, какія носять, ленточки, косыночки, помаду, духи, мыла разнаго, все, что надо ей, однимъ словомъ.

Если чего въ ихъ городъ нельзя достать, изъ Москвы выпишеть, а ужъ непремънно къ назначенному сроку предоставить.

— Домъ у него отличный, —разсказывала Өедосья Ивановна. — Можешь у нихъ жить, сколько пожелаешь, до тёхъ поръ, пока въ своихъ хоромахъ не устроишься. Они рады будутъ. Жена у него добрая-предобрая и степенная такая женщина, хорошая. Онъ ее себё въ супруги у князей Голицыныхъ откупилъ. Она ко многимъ господамъ въ городѣ вхожа, и у губернаторши бываетъ. Найдутъ тамъ тебѣ какую-нибудь почтенную старушку, изъ бѣдныхъ дворянокъ, которая съ радостью согласится при тебѣ жить, и устроишься ты разчудесно. Свой домъ, свои лошади и экипажи. Знакомство съ хорошими господами заведешь. Разговоры ты пофранцузски вести умѣешь, а также на клавикордахъ играть, а тамъ, Богъ дастъ, судьбу тебѣ Господь пошлетъ.

А Мареинька, разсъянно слушая эти ръчи, думала:

«Неужели же я такъ-таки никогда не познакомлюсь съ нимъ? Неужели ему совсъмъ не хочется посмотръть на меня поближе, поговорить со мною?..»

Ей казалось, что она имъетъ ему столько сказать и узнать отъ него, что равнодушіе, съ которымъ онъ къ ней относился, игнорируя такъ упорно ея присутствіе въ домъ, въ одно и то же время и оскорбляло ее, и удивляло, и раздражало до чрезвычайности.

Впрочемъ, не ее одну изумляло пренебрежение молодого барина къ барышнъ.

— Чтожъ это онъ какъ съ нашей барышней-то, точно забылъ, что она въ домъ, —недоумъвала дворня.

- Дайте срокъ, вспомнитъ, замъчали съ знаменательными улыбочками пріъхавшіе съ нимъ люди.
- А Мишка, тотъ по секрету сообщилъ Өедосьъ Ивановнъ, что баринъ, когда некому за нимъ подсмотръть, частехонько заглядывается на окно барышниной комнаты.
- Да вотъ бъда, завъшано оно у ней завсегда таперъча, сколько не гляди, ничего не увидишь, —прибавлялъ онъ съ лукавой усмъшкой. —Постоитъ, постоитъ, пожметъ плечами, да и отойдетъ съ носомъ.

Слушая эти росказни, Өедосья Ивановна хмурилась и съ каждымъ днемъ все настойчивъе уговаривала барышню скоръе покинуть Воротыновку.

- Хочешь, я ему скажу, чтобы Малашку съ тобой отпустиль? Онъ отпустить, вотъ увидишь, что отпустить, говорила она ей послѣ вышеописаннаго разговора съ бариномъ въ нижнемъ кабинетъ.
  - Хорошо, скажи, -- отвъчала Мареинька, чтобъ отдълаться.
  - Такъ собирайся, въ субботу вывдемъ.
  - Въ субботу? съ испугомъ вскричала барышня.
- Ну да, въ субботу. Въ три дня уложиться успѣемъ. Чего намъ тутъ съ тобой дольше валандаться-то? Меня онъ отпустилъ. Ступай, говоритъ, старуха, на всѣ четыре стороны, ты мнѣ не нужна. Мнѣ, значитъ, сдатъ только ключи, кому онъ прикажетъ, да и дѣло съ концомъ, а тебѣ и сдаватъ нечего. Тутъ ли ты, нѣтъ ли тебя—ему все единственно. Скоро двѣ недѣли, какъ пріѣхалъ, а ни разу даже не спросилъ, жива ли ты, вотъ какой онъ до тебя ласковый братецъ-то,—прибавила она съ усмѣшкой.—И зачѣмъ тебѣ чужому обязываться, когда у тебя свой домъ есть? Ты сирота и дѣвица, ты сама себя блюсти должна, чтобы не сказали, что ты его хлѣбъ-соль ѣшь, а онъ тебя презираетъ.
  - Я убду, сказала Мареинька.
- Ну вотъ и отлично. Завтра пораньше въ Гнёздо поёдемъ, панихидку тамъ по родительницё твоей справимъ, а вернувшись, укладаться зачнемъ. Можешь что и изъ мебели себё отобрать, я ему скажу, онъ не разсердится. Скупости въ немъ нётъ, что говорить, что правда, то правда.
- Онъ теперь тамъ одинъ? указала Мареинька въ сторону западной башни.
- Одинъ. Небось, не соскучится! Одни гости уъхали, другіе понаъдуть, безъ удовольствій не останется... Тебъ что?—обратилась она къ вбъжавшему казачку.
- Баринъ приказали просить барышню съ ними кушать! отрапортовалъ скороговоркой запыхавшійся мальчикъ.

Өедосья Ивановна руками развела отъ изумленія, а Мареинька вспыхнула до ушей.

— Ну и выдумщикъ только! — съ досадой покачивая головой, проговорила старуха. — И съ чего это ему, вдругъ, вздумалось, чтобы ты съ нимъ кушала, удивительное дѣло! Чтожъ, надо идти, коли зоветъ, дѣлать нечего, — продолжала она, отвѣчая на недоумѣвающій взглядъ, которымъ уставилась на нее растерявшаяся барышня. —Да не забудь ему сказать, что мы съ тобой въ воскресенье совсѣмъ отсюда уѣзжаемъ, слышишь? Не забудь, — повторила она, оправляя ленту у пояса барышни и густыя гроздья мелкихъ кудерокъ, пышно взбитыхъ по обѣимъ сторонамъ ея высокаго, бѣлаго лба.

Мареинькъ пришлось такъ долго ждать въ столовой, что она успъла успокоиться, но сердце у нея снова заколотилось въ груди и лицо ея залилось густой краской, когда по сосъдней комнатъ раздался звонъ шпоръ и мужскіе шаги.

Однако, не взирая на то, что отъ смущенія у нея закружилась голова, при появленіи Александра Васильевича, она не забыла сдълать ему реверансъ, по всѣмъ правиламъ искусства, какъ училъ ее маркизъ, прищинывая двумя пальчиками слегка юбку и опустивъ глаза.

Онъ остановился на порогѣ въ нерѣшительности. Но колебаніе его длилось не долго. Мареинька была такая хорошенькая, свѣженькая, отъ всей ея граціозной фигуры вѣяло такой наивностью и чистотой, что вопрось о томъ, какъ съ ней обойтись: какъ съ ровней себѣ дѣвицей и родственницей, или свысока и давая ей понять разстояніе существующее между ними, вопросъ этотъ разрѣшился самъ собой. Иначе какъ съ веселой улыбкой и цвѣтистымъ комплиментомъ на устахъ, онъ не могъ къ ней подойти, такъ она показалась ему очаровательно мила въ эту минуту. Не могъ онъ также отказать себѣ въ удовольствіи поцѣловать ея руку и, ни на минуту не переставая пріятно улыбаться и говорить, повель ее къ столу.

Что именно онъ ей говорилъ, отъ смятенія чувствъ, она въ первую минуту понять не могла, но онъ звалъ ее кузиной и такъ ласково на нее смотрълъ, что къ концу объда она не только ужъ отвъчала впопадъ, но даже расхрабрилась до того, что сама стала предлагать ему вопросы.

Неужели она боялась его когда-нибудь? Онъ добрый, милый, веселый и совсёмъ, совсёмъ простой. Такой же простой, какъ и сама Мареинька. Съ нимъ ей такъ весело и ловко, какъ никогда ни съ къмъ ни бывало. Точно она съ нимъ прожила всю свою жизнь. Онъ такъ хорошо ее понимаетъ, что по глазамъ угадываетъ ея мысли и желанія. Никогда еще Мареинька не испытывала такого блаженства.

Послѣ обѣда онъ предложилъ ей прогулку въ лѣсъ. Пробираясь съ нимъ подъ руку по узкимъ тропинкамъ подъ тѣнистыми сво«истор. въстн.», май, 1891 г., т. хыу.

дами, слушан его ръчи и чувствуя на себъ нъжный взглядъ его добрыхъ, смъющихся глазъ, Мареинька была въ такомъ упоеніи, что не узнавала стараго лъса. Ей казалось, что ее водятъ по какому-то заколдованному саду, гдъ цвъты поютъ, какъ птицы, а птицы говорятъ, какъ люди, и вся природа ликуетъ вмъстъ съ нею, радуясь ея радости и счастью.

Онъ ужъ нашептываль ей такія слова, которыя никто ей еще не говориль, увъряль, что прелестнъе существа чъмъ она, ему не случалось видъть, и что онъ ничего такъ не желаетъ, какъ всю жизнь провести такъ, какъ этотъ день.

И говорилъ онъ все это въ такихъ выраженіяхъ, что ни къ одному слову нельзя было придраться, чтобы обидъться или разсердиться, можно было только смъяться и обращать въ шутку его признанія, хотя и чувствовалось еще что-то такое, глубокое, страстное и серьезное подъ этимъ наружнымъ легкомысліемъ.

Вечеръ они провели вмъстъ. Онъ заставилъ ее пъть и играть, самъ спъль ей нъсколько модныхъ въ то время арій, пристально смотря ей при этомъ въ глаза съ такимъ выраженіемъ, точно слова поэта, положенныя на музыку относились исключительно къ ней и точно онъ никогда во всю свою жизнь не пълъ другой женщинъ этихъ словъ.

Когда барышня вернулась въ свою комнату и стала раздъваться, чтобы ложиться спать, Өедосья Ивановна спросила у нея: сказала ли она барину про то, что въ субботу онъ навсегда покидають Воротыновку?

Но ей ничего не отвётили. Мареинька сдёлала видь, что не поняла ея вопроса. Да она и въ самомъ дёлё не понимала теперь, зачёмъ ей уёзжать отсюда? Куда? Для чего? Развё ей гдё-нибудь можеть быть такъ хорошо, какъ здёсь?

### VI.

Прошло такимъ образомъ недъли двъ. Наступили знойные дни, когда работа валится изъ рукъ, тянетъ въ ръку купаться, да по лъсу бродить подъ тънистыми сводами, безъ цъли, безъ думъ.

Мареинька не замѣчала, какъ летѣло время. Ей иногда казалось, что она не живетъ, а грезитъ, и мысль проснуться къ дѣйствительности была такъ ужасна, что она тотчасъ отгоняла ее прочь отъ себя. Было ли что-нибудь раньше, будетъ ли что-нибудь послѣ, этого она не знала и знать не хотѣла. Ни для чего, кромѣ испытываемаго блаженства, не было мѣста въ ея душѣ. Да и въ самомъ этомъ блаженствъ, изъ чего именно оно состоитъ, она не отдавала себѣ отчета, она только жила имъ всецѣло, всѣмъ своимъ существомъ, вотъ и все.

Засыпая вечеромъ, она мысленно повторяла то, что братецъ Лексаша сказалъ, приноминая при этомъ выражение его лица, взглядъ, движения, и душа ен такъ переполнялась умилениемъ и нъжностью, что она принималась плакать. И плакала до тъхъ поръ, пока не засыпала. А утромъ просыпалась съ мыслью, что сейчасъ его увидитъ, что онъ ужъ ждетъ ее на условленномъ мъстъ въ паркъ, въ лъсу, или подъ горой, въ яблоновомъ саду, у ручейка, и сердце ея радостно билось, а по тълу разливалась сладостная нъга.

Чай пили они вивств и обвдали тоже. Разставались только на то время, которое онъ посвящалъ хозяйству съ черноватымъ человъкомъ, привезеннымъ изъ Петербурга.

Человъка этого звали Николаемъ, онъ былъ изъ кръпостныхъ, сынъ бурмистра въ подмосковной Яблочки, грамотный, смышленный малый.

Въ Петербургъ онъ заправлялъ всъмъ домашнимъ хозяйствомъ у молодого барина, здъсь же его сдълали управителемъ имънія и Александръ Васильевичъ самъ вводилъ его въ новую должность. Для этого они разъвзжали по полямъ и лъсамъ на бъговыхъ дрожкахъ, проводили много времени на суконной фабрикъ и въ нижнемъ кабинетъ, гдъ хранились планы, счетныя книги и тому подобные документы, касающіеся Воротыновки и прилегающихъ къ ней имъній, хуторовъ и деревень.

Все это отнимало у барина не мало времени, но ужъ послъ объда, чтобы ни случилось, никто не смълъ его безпокоить и весь вечеръ посвященъ былъ Мареинькъ.

Онъ заставляль ее разсказывать, какъ она жила при бабушкъ, про маркиза, про то, что она вычитала въ книгахъ, оставленныхъ ей этимъ послъднимъ, про ея мечты и грезы. Она посвятила его въ свои чувства къ покойной матери, созналась ему въ какомъ она была ужасъ, изумленіи и печали, когда узнала грустную тайну своего рожденія и все, что она перечувствовала и передумала на одинокой могилъ въ Гнъздъ, во всемъ она ему открылась. Въ душъ ен не осталось ни одного уголка, въ который онъ не заглянулъ бы, а ему все было мало, онъ все продолжаль ее разспрашивать, все казалось, что онъ недостаточно изучилъ ен внутренній міръ; все чаще и чаще предлагаль онъ ей такіе вопросы, которыхъ она не понимала и невинность ен приводила его въ неописанный восторгъ.

Еслибъ его петербургскіе друзья знали, что за сокровище красоты и невинности онъ нашелъ въ деревнъ, какъ они позавидовали бы ему!

И къ тому же умна, изящна, образована. И сама того не замъчая, страстно, безъ ума влюблена въ него. И ужъ давно, раньше чъмъ онъ прітхалъ. Ему стоитъ только захотъть и она—его.

Можеть быть, поэтому-то онъ и медлиль воспользоваться счастьемъ, что быль увъренъ, что уйти отъ него оно не можеть?

Да и въ самомъ предвкушеніи этого счастья было такое наслажденіе, какого онъ никогда, во всю свою жизнь, еще не испытываль.

Ему казалось, что онъ любить въ первый разъ, такъ непохоже было его чувство къ Мареинькъ на то, что онъ испытывалъ къ другимъ женщинамъ.

Они переживали тотъ прелестный фазисъ въ любви, когда страсть еще не прорвалась наружу словами, а просвъчиваетъ только во взглядахъ, въ улыбкахъ, въ красноръчивомъ молчаніи, въ робкихъ намекахъ, подавленныхъ вздохахъ.

Онъ съ восхищеніемъ замѣчалъ, какъ холодѣетъ и дрожитъ ея рука, когда онъ подноситъ ее къ своимъ губамъ и какъ лицо ея вспыхиваетъ подъ его взглядомъ. Румянецъ, постепенно сгущаясь, разливается все дальше и дальше, отъ щекъ переходитъ на нѣжную бѣлую шейку и вся она розовая, трепещущая, съ подернутыми томной влагой глазами, въ наивномъ недоумѣніи передъ наплывомъ счастья, въ которомъ тонетъ ея душа, спрашиваетъ у него взглядомъ: что съ нею дѣлается?

О, за такія минуты полжизни не жалко отдать! Мареинька была въ какомъ-то чалу.

Приходили съ нею прощаться люди, съ которыми прошла вся ея жизнь, Варвара Петровна, Самсонычь, Митинька. Первая уёзжала съ попутчикомъ въ Воронежъ къ племянницъ, за вторымъ

вился въ свою деревню за десять верстъ отъ Воротыновки. Мареинька разсѣянно протягивала имъ свою руку для поцѣлуя и сама обнимала ихъ, съ пожеланіями всего лучшаго и съ просьбой не забывать ее; но слова, произносимыя ею, шли не отъ сердца; ея душа и мысли были далеко.

прівхала внучка изъ ихъ губернскаго города; Митинька отпра-

- Что это съ барышней?— Чудная она какая-то, толковала про нее дворня. Говоришь съ нею не слышить, два-три раза надо повторить, чтобъ добиться отвъта.
- А намеднись вошла я къ ней, чтобъ узоръ для юбки выбрала, а она стоитъ одна передъ окошкомъ и смѣется.
  - Да, можетъ, она изъ окошка-то на что смъшное глядъла?
- Да нътъ же. Я нарочно черезъ ихъ плечико въ садъ заглянула, все тамъ какъ всегда и ни души не видать.
- А вчера утромъ видёли вы, дёвушки, какъ у нихъ глазки то, точно заплаканы были?
- Какъ не быть заплаканнымъ, когда всю ночь проплакала, сказала Малашка.
  - А ты не спросила о чемъ?
- Спросила, да и спокаялась. «Прошу за мной не присматривать, говерить, я этого терпъть не могу». Строго такъ сказала, я инда испугалась, ей-Богу!

- Дъла!-покачивали головой ея подруги.
- А намеднись, начала было одна изъ бълошвеекъ, но Малашка на полусловъ остановила ее:
  - Нишкните, тетенька!

При появленіи Өедосьи Ивановны всё смолкали.

Объ отъезде своемъ изъ Воротыновки она съ некоторыхъ поръ совсемъ перестала говорить, ходила мрачная, молчаливая и такая сердитая, что приступу къ ней не было.

### Н. Мердеръ (Северинъ).

(Продолжение въ слидующей книжки).





# ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ "СВАДЬБЫ КРЕЧИНСКАГО".

(Изъ воспоминаній артиста императорскихъ театровъ <sup>1</sup>).

(Посвящается С. Н. Худекову).

ИМОЙ 1855 года, А. М. Максимовъ получиль отъ г. Сухово-Кобылина пьесу «Свадьба Кречинскаго», съ предложеніемъ, взять ее въ свой бенефисъ и играть въ ней главную роль. Прочитавъ пьесу, Максимовъ объявилъ, что не только не возьметъ ее въ свой бенефисъ, но ни подъ какимъ видомъ не станетъ играть главной роли, говоря:

— Грязная пьеса, выведены какіе-то каторжники, на которыхъ нельзя смотрёть безъ отвращенія и я вовсе не желаю быть ошиканнымъ.

Онъ далъ прочесть пьесу Мартынову, который совершенно съ нимъ согласился и тоже отказался взять ее въ свой бенефисъ и играть въ ней.

Максимовъ, съ которымъ я находился въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, передалъ рукопись мнѣ, сообщивъ откровенно свое мнѣніе о ней и отзывъ Мартынова. Прочитавъ пьесу, я чрезвычайно удивился сужденію Максимова и Мартынова. По моему,

<sup>1)</sup> Извъстный въ свое время артистъ Александринскаго театра, Ө. А. Бурдинъ, подарилъ этотъ отрывокъ изъ своихъ воспоминаній издателю «Петербургской Гаветы», С. Н. Худекову, сдёлавъ на рукописи слёдующую приписку:— «Прошу дорогого Сергвя Николаевича сохранить эти воспоминанія въ своемъ портфелё до моей смерти. Ө. Бурдинъ. 23-го апрёля 1883 г.». Благодаря любевности С. Н. Худекова, этотъ интересный отрывокъ изъ воспоминаній Бурдина появляется на страницахъ «Историческаго Въстника».

пьеса была написана мастерски, съ прекрасными ролями и чрезвычайно удачными сценическими положеніями. Я предсказаль ей большой успъхъ.

— Ну да въдь вы, нынъшняя молодежь, поклонники реализма, вы въ восторгъ отъ всякой грязи; по вашему это натура, а вотъ я тебъ ручаюсь, что вамъ такъ шикнутъ, что вы не будете знать, какъ уйти со сцены,—сказалъ Максимовъ.

Въ это время, въ Москвъ, праздновали 50-ти-лътній юбилей М. С. Щепкина, на который я поъхалъ депутатомъ отъ петербургскихъ артистовъ.

Юбилей Щепкина какъ-разъ совпалъ съ первымъ представленіемъ «Свадьбы Кречинскаго» въ Москвъ, даннымъ въ бенефисъ Шумскаго. Такимъ образомъ, мнъ удалось въ первый разъ увидъть на сценъ пьесу, возбудившую столько ожесточенныхъ споровъ. Пьеса произвела фуроръ какъ содержаніемъ, такъ и прекраснымъ исполненіемъ. Шумскій, Садовскій и Щепкинъ имъли громадный успъхъ. Первый вопросъ, который мнъ сдълалъ по возвращеніи Максимовъ, былъ:

- Ну что «Свадьба Кречинскаго»?
- А то, что вы съ Мартыновымъ опростоволосились совсѣмъ! Правъ-то я, пьеса имѣла громадный успѣхъ.
- Это ничего не доказываетъ, возразилъ Максимовъ, въ Москвъ можетъ нравиться всякая галиматья, мало ли было примъровъ—тамъ имъетъ успъхъ, а здъсь проваливается.
  - Эта пьеса будеть имъть большой успъхъ вездъ!
- Можеть быть, а я все-таки ее въ бенефисъ не возьму и какой бы съ меня штрафъ не взяли, играть въ ней не буду!
- А. М. Гедеоновъ, бывшій въ то время директоромъ, узнавъ о большомъ успъхъ пьесы въ Москвъ, пожелалъ поставить ее немедленно въ Петербургъ. Такъ какъ это было въ концъ сезона и въ казенный спектакль поставить не было времени, то онъ и предложилъ Мартынову взять ее въ бенефисъ; но тотъ ръшительно отказался. Взбъшенный Гедеоновъ сказалъ, что ни Мартынову, ни Максимову, онъ не дастъ роли въ этой пьесъ.
  - Я только этого и хотълъ, радовался Максимовъ.

Кончился сезонъ. Наступилъ великій постъ. А. М. Гедеоновъ очень желалъ поставить пьесу весной. Мой бенефисъ, по обыкновенію, былъ назначенъ осенью. Собираясь тогда въ первый разъ вхать за границу, я просилъ директора перемѣнить время моего бенефиса на весну, дозволить дать «Свадьбу Кречинскаго» и играть въ ней роль Расплюева. Директоръ согласился. За отказомъ Максимова, Кречинскаго могъ играть только Самойловъ, съ которымъ мы были въ самыхъ дурныхъ отношеніяхъ. Въ высшей степени самолюбивый, дерзкій, эгоистъ, не признающій ничего, кромѣ своихъ интересовъ, онъ былъ самымъ дурнымъ товарищемъ; для него

имѣли цѣну только богатые и знатные; въ труппѣ не было ни одного человѣка, который бы ему симпатизировалъ, со всѣми у него были столкновенія и за кулисами его называли не иначе, какъ Васька. Въ особенности я не дозволялъ ему становиться себѣ на ногу и на одну его дерзость отвѣчалъ десятью—онъ меня не могъ видѣть равнодушно.

Тъмъ не менъе, я долженъ былъ пригласить его играть Кречинскаго. Узнавъ объ огромномъ успъхъ пьесы въ Москвъ, видя блестящую роль, вполнъ по его средствамъ, Самойловъ былъ поставленъ между двумя чувствами: ненавистью ко мнъ и желаніемъ сыграть блестящую роль. Сначала онъ заявилъ, что остается мало времени для приготовленія роли.

- Напротивъ, -- говорю я, -- времени болъе двухъ мъсяцевъ.
- Да, конечно; если такъ, то я успъю, но я съ вами не могу играть, я васъ по пьесъ долженъ трепать, какъ мокрую курицу, а гдъ же мнъ съ вами справиться, вы здоровъе и кръпче меня.
- Таковъ по пьесъ я долженъ и быть, потому-что Расплюевъ самъ говоритъ, что народись онъ худенькій, хиленькій, ему бы не жить послъ всъхъ трепокъ.
  - Развъ Расплюевъ говорить это?
  - Прочтите внимательнъе пьесу и вы увидите.

Не находя возраженій, Самойловъ согласился играть.

Казалось, всъ затрудненія были устранены, — напротивъ, онъ только начинались.

Передъ Пасхой, Сухово-Кобылинъ, узнавъ, что его пьеса ставится послъ Святой недъли, пріъхаль въ Петербургъ. Посътивъменя, онъ заявилъ, что желаетъ для перваго представленія отдать роль Расплюева Мартынову, съ тъмъ, однако, чтобъ пьеса шла все-таки въ мой бенефисъ. Я ръшительно отказалъ ему.

- Въ моемъ бенефисъ мнъ, какъ молодому артисту, нужна хорошая роль, стало быть, если вы не желаете, чтобы я ее игралъ, то я не могу взять вашей пьесы, тъмъ болъе, вы сами знаете, что Мартыновъ не хочетъ играть этой роли.
  - Я упрошу его, сказалъ Сухово-Кобылинъ.
  - Это дъло ваще.

Сухово-Кобылинъ повхалъ къ Мартынову, а я къ директору.

- Что тебъ? спрашиваетъ Гедеоновъ.
- Ваше превосходительство, я не могу въ бенефисъ взять «Кречинскаго».
  - Отчего?
  - Авторъ желаеть, чтобы мою роль игралъ Мартыновъ.
- Мартыновъ самъ не хочетъ играть этой роли, сказалъ директоръ, — а авторъ, когда уже пьеса его сыграна, по закону не имъетъ права распоряжаться ею, пьеса уже сдълалась собственностью дирекціи.

- Совершенно справедливо, ваше превосходительство, но я не желаю стать съ авторомъ въ непріязненныя отношенія, тъмъ болъе, что признаю его нравственныя права надъ пьесой.
  - Что же ты хочешь дать?
- «Бъдность не порокъ» Островскаго, и играть Любима Торцева.
  - Ну воть, тогда вы подеретесь съ Самойловымъ.
- Въ такомъ случав, я, ваше превосходительство, отказываюсь теперь отъ бенефиса.
  - Вздоръ, вздоръ, бери «Кречинскаго» и играй Расплюева.
  - А авторъ?
- Я твой начальникъ, а не авторъ, ты обязанъ исполнять мои приказанія.

На этомъ остановилось дъло.

Потвядка Сухово-Кобылина къ Мартынову кончилась неудачей. Мартыновъ играть ръшительно отказался. Онъ сказалъ Сухово-Кобылину, что роль Расплюева не находитъ по своимъ средствамъ и откровенно выразилъ, что не симпатизируетъ героямъ его пьесы, что онъ и прежде не желалъ играть эту роль, а теперь находитъ даже неприличнымъ отнимать ее у молодого артиста. Но Сухово-Кобылинъ, подбиваемый Самойловымъ, этимъ не удовлетворился. Онъ поткалъ къ директору, который съ сожалъніемъ ему сказалъ, что не можетъ исполнить его желаніе по двумъ причинамъ: первая, что роль отдана мнт, а вторая, что не можетъ заставить насильно играть Мартынова.

— Какой же вы директоръ, если не можете заставить вашихъ подчиненныхъ исполнять ихъ обязанности!—вспылилъ Сухово-Кобылинъ.

Это было искрой, брошенной въ порохъ. Гедеоновъ вышелъ изъ себя и отвъчалъ очень ръзко, Сухово-Кобылинъ тоже, и сцена взаимныхъ дерзостей дошла до того, что Гедеоновъ, окончательно взбъшенный, закричалъ:

— Да что вы, милостивый государь, считаете меня за такого старика, который вамъ не можеть дать удовлетворенія на чемъ вы хотите?

Сухово-Кобылинъ, увидавъ, что зашелъ слишкомъ далеко, посиѣшилъ попросить извиненія.

Убъдившись, что черезъ директора ничего не добьешься, Сухово-Кобылинъ прибъгнулъ къ послъднему средству: онъ пріъхаль ко мнъ съ угрозой сдълать скандаль въ мой бенефисъ, если я не откажусь отъ роли.

— Милостивый государь,—сказаль я ему,—я исполниль ваше желаніе, отъ роли отказывался, Мартыновь ее играть не хочеть и не будеть, теперь я играю по приказанію начальства, угрозъ вашихъ не боюсь нисколько, роль Расплюева не сыграю такъ плохо,

чтобъ возбудить неудовольствіе публики, а изъ вашего объщанія, сдълать мнъ скандаль, только извлеку пользу,—назначу за мъста цъну вдвое дороже, зная, что публика съ жадностью бросится на такой интересный спектакль.

Видя, что и со мной ничего сдёлать нельзя, Сухово-Кобылинъ угомонился и сталъ ёздить на репетиціи.

До моего бенефиса оставалось всего пять дней; въ Большомъ театръ давался какой-то балеть и я, желая посмотръть его, пришель за кулисы; въ антрактъ явился на сцену одинъ изъ моихъ друзей-товарищей и шепнулъ:

— Өедя! дёло не ладно, Самойловъ у тебя играть не будетъ, онъ скажется больнымъ наканунё бенефиса; онъ объ этомъ заявилъ Мартынову, отъ котораго я это и знаю.

Понятно, какъ убійственно мнѣ было узнать такую новость въ то время, когда, казалось, все уже было слажено. Да и какія мѣры могъ я принять въ такое короткое время, когда бенефисъ на носу. Расчитывая на дружеское расположеніе ко мнѣ Максимова, я рѣшился просить его выручить меня. Тотчасъ же, изъ театра, я поѣхалъ къ нему; онъ уже ложился спать.

- Что это значить, Өедорь? Что ты такъ поздно? Да на тебъ лица нътъ!—изумился Максимовъ, увидя меня.
  - Выручай, Алексъй Михайловичъ, я безъ ножа заръзанъ.
  - Что съ тобой?
- Ты знаешь, чего мнѣ стоитъ бенефисъ и что я вытерпѣлъ, а теперь, когда все улажено, когда осталось нѣсколько дней, Самойловъ сказалъ, что наканунѣ бенефиса захвораетъ и не будетъ играть.
  - Скверно и подло.
- Выручи, другъ, сыграй Кречинскаго, разрушь эту гнусную интригу.

Максимовъ задумался.

— Слушай, Өедоръ, —сказалъ онъ, —ты знаешь, какъ мнѣ противна эта роль, знаешь, что я рѣшилъ ни за какія блага въ мірѣ не играть ее, но чтобы спасти товарища и не допустить такой подлости, я у тебя играть буду! Завтра на репетиціи прямо спроси у Самойлова станетъ ли онъ играть, а въ противномъ случаѣ, скажи ему, что я сыграю! Поѣзжай съ Богомъ и спи спокойно.

Я горячо обнялъ Максимова и съ спокойнымъ духомъ убхалъ домой. На другой день, когда всъ собрались на репетицію, я подошель къ Самойлову и сказалъ ему:

— Василій Васильевичь, я слышаль, что вы нездоровы и говорите, что едва ли можете участвовать въ моемъ бенефисъ, такъ пожалуйста, прошу васъ, прямо заявить теперь, будете вы играть или нътъ? Если здоровье ваше такъ плохо, такъ за васъ берется играть Алексъй Михайловичъ.

Самойловъ, никакъ не ожидая этого, совершенно растерялся. Онъ какъ-то сконфуженно посмотрълъ на меня и проговорилъ:

- Я дъйствительно не совсъмъ здоровъ, но до бенефиса еще нъсколько дней, я въроятно поправлюсь... и во всякомъ случаъ, играть буду.
  - Благодарю васъ, сказалъ я ему.

Впослёдствіи, Самойловъ со злостью выговаривалъ Мартынову, зачёмь тоть разболталь о его предполагавшейся болёзни.

— Ты мит не говориль, что это секреть, — отвъчаль Мартыновъ.

Наконецъ, наступилъ день моего бенефиса. Театръ быдъ совершенно полонъ. Пьеса имъла громадный успъхъ. Самойловъ былъ превосходенъ въ роли Кречинскаго, меня принимали прекрасно въ роли Расплюева.

Вскоръ послъ этого, я уъхалъ на полгода за границу. Въ мое отсутствие Сухово-Кобылинъ упросилъ Мартынова сыграть Расплюева, но великому артисту эта роль не удалась и, сыгравъ ее нъсколько разъ, онъ отъ нея окончательно отказался.

Ө. Бурдинъ.





## КТО УБИЛЪ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРІЯ?

Ъ НАСТОЯЩЕМЪ ГОДУ, 15-го мая, исполнится ровно 300 лѣтъ со времени убіенія царевича Димитрія, убіенія, которое имѣетъ такое важное значеніе въ нашей исторіи и до сихъ поръ еще представляется большой загадкой. Немногочисленныя, дошедшія до насъ, данныя объ этомъ трагическомъ событіи настолько противорѣчивы, что, не смотря

на большой промежутокъ времени, не позволяють придти къ какимъ-либо положительнымъ результатамъ. Пересматривая ихъ, мы пришли къ новому, неожиданному для насъ выводу, впрочемъ, по недостатку документальныхъ данныхъ, мало обоснованному и потому не рѣшающему вопроса окончательно. Высказываемъ же мы его въ надеждѣ, что со временемъ, быть можетъ, кто-нибудь, работая въ этомъ направленіи, найдетъ и болѣе точныя подтвержденія. Въ данномъ случаѣ, насъ поддерживалъ примъръ Арцыбышева, Погодина, Аксакова и др. Они выступили защитниками Бориса Годунова, не имѣя никакихъ документальныхъ данныхъ для этой защиты, и впослѣдствіи нашлись люди, которые болѣе обосновали ихъ взгляды, можно сказать, даже окончательно рѣшили этотъ вопросъ. Наконецъ «кто три или даже тринадцать разъ не ошибется,—говоритъ Достоевскій,—тотъ не найдетъ истины».

T.

14-го марта 1584 года, Иванъ Грозный, передъ которымъ трепетала вся Россія «впаде въ недугъ тяжекъ... и отдаде душу свою к Богу» <sup>1</sup>). На престолъ вступилъ сынъ его, Өедоръ Ивановичъ, по

<sup>1)</sup> Ник. Лът., VIII, стр. 5.

выраженію Карамзина, «болье для келліи, чьчь для власти державныя рожденный». Неуклюжій, низкаго роста, съ опухлымъ лицомъ, нетвердой походкой, онъ постоянно улыбался. Улыбка эта производила впечатление полнаго слабоумия. Кроме того, онъ быль до крайности суевъренъ и, по словамъ Флетчера, «мало способенъ къ дъламъ политическимъ» 1). Любимымъ занятіемъ его было «трезвонить на колокольнъ, за что неръдко самъ Грозный называль его звонаремъ и пономаремъ. Польскій посолъ Сапъта, представшійся Өедору, высказался о немъ такимъ образомъ: «хотя про него говорили, -- сказалъ Сапъта, -- что у него ума немного, но я увидълъ, какъ изъ собственнаго опыта, такъ и изъ словъ другихъ, что у него ума нътъ» 2). Понятно, чего можно было ждать отъ такого правителя, понятно, въ какомъ настроеніи должно было находиться русское общество. И это настроеніе не замедлило обнаружить себя сейчасъ же послъ смерти Ивана IV. Вступленіе на престоль Өедора Ивановича ознаменовалось мятежемъ, настоящія причины котораго намъ не извъстны. Предполагають, и не безъ основанія, что причиной возмущенія была борьба двухъ партій: партіи слабоумнаго Өедора, отстаивавшей его интересы ради своихъ личныхъ, и партіи, старавшейся доставить престоль последнему сыну Грознаго, рожденному въ седьмомъ или даже восьмомъ бракъ съ Марьей Нагой, бывшему въ это время еще ребенкомъ (род. 1582 году). Кончился мятежъ этотъ воцареніемъ Өедора, для чего, кажется, быль созвань земскій соборь, и удаленіемь Димитрія съ его родственниками Нагими въ Угличъ, городъ, назначенный самимъ Грознымъ при смерти въ удѣлъ Димитрію 3). Эта политическая, если можно такъ выразиться, ссылка озлобила Нагихъ противъ всёхъ бояръ и въ частности противъ Бориса Годунова, занимавшаго видное положеніе, какъ при Иванъ IV, такъ и при его сынъ Өедоръ, женатомъ на сестръ Бориса Иринъ.

Враждебное отношеніе Нагихъ къ Москвъ сказывалось прежде всего въ постоянныхъ столкновеніяхъ между ними и приставленнымъ къ Углицкому двору штатомъ, во главъ котораго стоялъ дьякъ Михайло Битяговскій. Мальчикъ Димитрій, съ пеленокъ поставленный въ такія условія, приглядывался къ окружающей средъ, проникался нерасположеніемъ къ Москвъ и, мало-по-малу, по примъру своихъ родныхъ, сталъ выражать это нерасположеніе къ боярамъ, которыхъ онъ считалъ уже своими личными врагами. Въ

<sup>1)</sup> Russia at the close of the sixteenth Century ed. Edward A. Bond. 2. Of the Russe Common Wealth or, Manner of Government by the Russe Emperour urth the mannersand fashions of the people of that Country. By Giles Fletcher. p. 144.

<sup>2) &</sup>lt;... Rationis vel parum vel, ut ex aliorum sermone diligenti que etiam mea psius animadver sione cognovi, prorsus nihil habet. Hist. Rossiae Monum., t. II, p. 3.

<sup>3)</sup> Ник. Лёт., VIII, стр. 5. Объ этомъ же пишетъ папскій дегатъ Болоньетаи. Histor. Rossime Monum. t. II, стр. 1.

Москву начали доходить слухи о задаткахъ царевича, объщавшихъ въ будущемъ второго Грознаго. Говорили, какъ передаетъ между прочимъ Флетчеръ, что сонъ находитъ удовольствіе въ томъ, чтобы смотръть, какъ убивають овець и вообще домашній скоть, видъть нереръзанное горло, когда течеть изъ него кровь (тогда какъ дъти обыкновенно боятся этого) и бить палкой гусей и курь до тёхъ поръ, пока они не издохнутъ 1). Другой иностранецъ, Мартинъ Бэръ, разсказываетъ, конечно, по слухамъ, ходившимъ въ Москвъ, что царевичъ велълъ однажды своимъ сверстникамъ сдълать изъ снъту нъсколько изображеній, назваль ихъ именами извъстныхъ бояръ, поставилъ рядомъ и началъ рубить: «одному отсъкъ голову, другому отбилъ руку, третьяго прокололъ, приговаривая: «это такой-то бояринъ, такой-то князь, такъ имъ будетъ въ мое царствованіе» 2). Понятно, какое впечатленіе производили такого рода слухи на московское общество, и особенно на бояръ. Вполнъ, поэтому, естественно, если, какъ говоритъ Мартинъ Бэръ, «многіе бояре, тёмъ устрашенные, видёли въ Димитріи подобіе Іоанна Васильевича и весьма желали, чтобы сынъ отправился за отцомъ» 3). Что подобнаго рода желанія слышались не разъ въ Москвъ, что московскіе люди строили на осуществленіи этихъ желаній нікоторые личные планы, наконець, что даже подготовлялся какой-то государственный перевороть, это помимо приведенныхъ словъ М. Бэра, доказывается также еще свидътельствомъ лица, не меньше заслуживающаго довърія, именно Флетчера. Послъдній, за нъсколько лътъ до событій, предсказаль эти событія. Въ своихъ запискахъ онъ писалъ, что «парскій родъ въ Россіи скоро пресъчется, со смертью особъ, нынъ живущихъ», что «это произведетъ переполохъ въ русскомъ обществъ, что, наконецъ, жизнь царевича Димитрія «находится въ опасности отъ покушеній тъхъ, которые простирають свои виды на обладание престоломъ въ случаъ бездътной смерти царя» 4). И воть въ это время 15-го мая 1591 г., сначала въ Угличъ, а затъмъ, спустя нъсколько дней и въ Москвъ, узнають, что царевича не стало. Одни говорили, что онъ заръзался

<sup>1)</sup> Fletcher, l. c. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сказанія современ. о Дмитріп Самозв., ч. І, изд. 3-е 1859 г., стр. 12 сл. Тоже находимъ и у Петрея «Исторія о велик. кн. Московск.» Петрея, перев. Шемякина, 1867 г., стр. 170.

<sup>3)</sup> Ibidem.

<sup>4)</sup> L. c. p. 23. ... the hause of Beala, which is like to determine in those that now are, and to make a conversion of the Russe estate. p. 21, 22: The emperours younger brother of six or seven years old (as was said before) is Kept in a remote place from the Mosco, under the tuiton of his mother and hir Kindred of the house of the Nagaies: yet not safe (as I have heard) from attempti of making away by practise of some that aspire to the succession, if this emperour die without any issue. The nurse that tasted before him of certaine meat (as I have heard) died presently.

самъ, нечаянно, въ припадкъ эпилепсіи, другіе настойчиво твердили, что онъ заръзанъ вслъдствіе интригъ Годунова 1).

Въ чьемъ показаніи правда? Воть вопросъ, положительное рѣшеніе котораго объяснило бы многое, и многихъ представило бы въ совершенно новомъ свѣтѣ. Попытаемся разобрать этотъ вопросъ, на сколько это позволятъ намъ немногочисленныя данныя о смутной эпохѣ и прежде всего остановимся на первомъ слухѣ.

### II.

Өедоръ Ивановичъ, узнавъ о смерти брата, расплакался, хотълъ ъхать въ Угличъ, но удержанный, по однимъ извъстіямъ, Борисомъ Годуновымъ, по другимъ, пожаромъ Москвы, а въроятнъе всего собственной своей немощью, не поъхалъ и для производства следствія въ Угличь отправились: князь Василій Ивановичь Шуйскій, врагь Годунова, дьякь Андрей Клешнинь, дьякь Елизарій Вылузгинъ и митрополить Геласій. Прівхавъ на мъсто преступленія, въ Угличъ, «мая въ бі день ввечеру», они немедленно приступили къ допросу свидътелей. Михаилъ Нагой на вопросъ, «которымъ обычаемъ царевича Димитрія не стало, и что его болъзнь была», отвътиль прямо, что царевича заръзали и какъ на убійцъ указалъ на Осипа Волохова, Никиту Качалова и Данилу Битяговскаго. Показаніе Михаила Нагого потвердилъ отчасти Андрей Нагой, говоря, что «сказывають, будьто царевича зарѣзали». Показанія другихъ свидѣтелей совершенно противоположны этимъ двумъ. Всё они говорятъ, что царевичъ, играя въ тычку, «самъ накололся», «самъ набрушился», заръзалъ самого себя въ припадкъ падучей болъзни. Показанія эти, записанныя

<sup>1)</sup> Позже, появленіе Самозванца вызвало новые слухи. Такъ, напр., Геркманъ передаетъ слухъ, что царевичъ Димитрій не былъ убитъ, а что былъ убитъ ноповскій сынъ нѣсколько похожій на Димитрія. Сказ. Массы и Геркмана, стр. 264. Тотъ же слухъ записанъ и Маржеретомъ. Сказ. совр. о Димитріи Самозванцѣ, ч. І, стр. 256. Въ одной пѣснѣ Саратовской губ. приводится сще слѣдующее «мнѣніе», доказывающее намъ, что народъ скорѣе допускалъ убійство и что не вездѣ убійцей считали Годунова. Вотъ эта пѣсня:

<sup>«</sup>Въ шестымъ году, въ восьмой тысящъ

<sup>«</sup>Въ нонъшнемъ народъ правда вывелась,

<sup>«</sup>Вселилось въ народъ дукавство великое.

<sup>«</sup>Не лютая вмъя возвивалася.

<sup>«</sup>Возвивалось лукавство великое:

<sup>«</sup>Упало дукавство не на воду и не на землю,

<sup>«</sup>Упало лукавство царю Дмитрію на бълу грудь-

<sup>«</sup>Убили же царя Дмитрія въ гулянь», на игрищахъ;

<sup>«</sup>Убиль же его Гришка Разстриженный,

<sup>«</sup>Убимши его-самъ на царство сълъ,

<sup>«</sup>И не сколько цариль-только семь годовъ».

<sup>(«</sup>Русск. Стар.» 1874 г., т. ІХ, № 1, стр. 200).

слъдователями и скръпленныя подписями, изображають угличское событіе въ слъдующемъ видъ 1).

15-го мая 1591 года, часовъ въ двенадцать дня, когда угличане, вышедши изъ церкви по окончаніи служенія, съли объдать, «въ городе у Спаса зазвонилъ Максимко Дмитріевъ сынъ Кузнецовъ». На звонъ прибъжалъ къ церкви пономарь, вдовый попъ, Огурецъ. Сюда же прибъжалъ стряпчій Суббота Протопоновъ, «ударилъ Огурца въ шею и велълъ ему сильно звонити». Раздался набать. Испуганные жители, думая, что гдь-нибудь пожарь, съ топорами и рогатинами выскочили изъ домовъ и прибъжали на царицынъ дворъ. Здъсь ихъ глазамъ представилась слъдующая сцена. Кормилица, Орина Жданова, держала на рукахъ трупъ ребенка Димитрія, а царица Марья Нагая неистово била поліномъ мамку Василису Волохову, крича, что царевича заръзали и какъ на убійцъ указывала на сына мамки-Осипа Волохова, Битяговскаго, Качалова и др. Видъ крови, слезы, мольбы и подстреканія царицы разъярили толпу. Она бросилась за названными убійцами, поймала ихъ въ разрядной избъ и избила. Началась страшная свалка, убивали уже безъ разбору. Михаилъ Битяговскій, объдавшій въ это время, услышаль набать и щумъ, прибъжаль на полворье.

Увъщанія, которыми пытался было Битяговскій успокоить толпу, прекратить кровопролитіе, довели до того, что толпа, еще больше раздраженная, бросилась за нимъ, выломала дверь избы, куда онъ скрылся, выволокла на дворъ и убила вмъстъ съ Данилкой Третьяковымъ за то, какъ показалъ подконюшникъ Ортемей Ларивоновъ, что «имъ Михаилъ Битяговскій разговаривалъ». Долго не могли найти только Осипа Волохова.

Наконецъ, когда тъло заръзаннаго царевича было уже въ церкви, къ Маръъ Нагой, находившейся здъсь же, привели еле живого Осипа Волохова и на ея глазахъ избили до смерти. Сюда же привели жену Михайлы Битяговскаго съ двумя дочерьми и только заступничество духовенства спасло несчастныхъ отъ смерти. Василиса Волохова, сильно избитая самой царицей, была посажена «въ палату за сторожи».

Собравъ такія свъдънія, слъдователи уъхали въ Москву и представили свой обыскъ на разсмотръніе Оедора Ивановича, «і велълъ государь перед патріархомъ, на соборе тотъ обыскъ прочесть».

Соборъ, во главѣ съ патріархомъ Іовомъ, выслушавъ слѣдственное дѣло и заявленіе митрополита Сарскаго, что царица Марья сознавалась, будто убійство Битяговскаго и другихъ—дѣло грѣшное и убиты они невинно, соборъ разсудилъ, что Михайло и Григорій Нагіе и углицкіе посадскіе люди виновны въ измѣнѣ про-

<sup>1)</sup> Собраніе Госуд. Грамотъ и Дог., т. ІІ, № 60.

тивъ царскаго величества, что царевичу Димитрію «смерть учинилась Божьимъ судомъ», что убитые на царицыномъ подворьи въ Угличъ убиты невинно, какъ стоявшіе за правду, что наконецъ, Нагіе и «мужики угличане, по своимъ винамъ, дошли до



Убіеніе царевича Димитрія. Картина проф. Венига.

всякаго наказанія». Отказываясь произнести приговоръ на томъ основаніи, что это дёло земское градское, а не церковное, соборъ передаль его на усмотреніе государя, въ царской руке котораго «и казнь, и опала, и милость».

«истор. въсти.», май, 1891 г., т. хыч.

Приговоръ скоро последовалъ и былъ исполненъ. Царицу Марью сослали въ Судинъ монастырь на Выкев (въ 20-ти верстахъ отъ Череповца) и постригли, Нагихъ разослали по городамъ въ ссылку; казнили угличанъ, которые оказывались виновными въ мятеже инымъ рубили головы, другихъ утопили, инымъ резали языки и, наконецъ, всёхъ жителей Углича перевели въ Сибирь и населили ими г. Пелымъ. Даже колоколъ, въ который звонилъ Максимко Кузнецовъ, сослали въ Сибирь 1).

Въ такомъ видъ представляеть намъ этотъ фактъ слъдственное дъло. Цъло это, произведенное на мъстъ преступленія, должно было бы имъть ръшающее значение — это понятно. Чъмъ же, однако, объяснить тотъ фактъ, что нъкоторые историки, занимавшіеся исторіей смутнаго времени, не только не повърили ему, но даже не обратили на него вниманія. Въ самомъ дель, Костомаровъ, напримъръ, посвятившій смутной эпох отдъльную большую монографію, не счель нужнымь, обязательнымь для себя долго останавливаться на этомъ документъ, какъ на документъ ничтожномъ, ограничился передачей его содержанія и предпочель ему льтописныя извъстія, имъвшія за собой менъе достовърности, отвергнувъ только нъкоторыя подробности этихъ извъстій <sup>2</sup>). С. М. Соловьевъ, хотя и остановился на немъ нъсколько дольше, хотя и посвятилъ разбору его нъсколько страницъ, однако, въ концъ-концовъ, пришелъ къ тъмъ же результатамъ, что и Костомаровъ, т. е. не призналъ за слъдственнымъ дъломъ значенія историческаго документа и предпочелъ лътописныя извъстія 3). Въ защиту его выступиль г. Бъловъ. Въ статъв, посвященной этому вопросу 4), г. Бъловъ довольно остроумнымъ анализомъ всего дёла, рядомъ соображеній, старался доказать самоубійство царевича, но только старался. Старанія его такъ и остались стараніями, не болбе. Статья его врядъ ли убълить человъка, сколько-нибудь знакомаго съ слъдственнымъ

<sup>1)</sup> Ник. Лът. VII, стр. 19.—Нов. Лът. 35.—При воеводъ князъ Лобановъ-Ростовскомъ въ Тобольскъ былъ сосланъ съ отсъчениемъ уха первый ссыльный въ Сибирь—угличский колоколъ, въсомъ 19 п. 20 ф. съ слъдующей надписью: «Сей колоколъ, въ который били въ набатъ при убиени царевича Димитрия, въ 1593 году присланъ изъ г. Углича въ Сибирь, въ ссылку, во градъ Тобольскъ, къ церкви Всемилостиваго Спаса, что на торгу, а послъ на Софийской колокольнъ былъ часобительный».—История Сибири, В. К. Андриевича, ч. I, стр. 20. Рисунокъ см. «Историч. Въсти.» 1890 г., октябрь, стр. 198.

<sup>2)</sup> Смутное время Московск. Госуд. въ началъ XVII в., Н. И. Костомаровъ, 1868 г., т. I, стр. 18—21.

<sup>3)</sup> Соловьевъ, т. VII, стр. 444.

<sup>4) «</sup>Журналъ Мин. Нар. Просвъщ.» 1873 г., ч. CLXVIII, т. 7 и 8: «О смерти царевица Димитрія». — Раньше г. Бълова высказалъ мысль о самоубійствъ царевича Константинъ Аксаковъ въ своей рецензіи на VII т. «Исторіи Россіи» Соловьева, но настаивать на ней не ръшался. Его побудило только желаніе оправдать «величавое лицо Бориса, которому такое здодъйство не свойственно»... «Русская Бесъда», 1858 г., т. II, стр. 24.

дъломъ и несомнънными обстоятельствами, сопровождавшими преступленіе.

Костомаровъ, прочитавъ статью г. Бѣлова, остался при прежнемъ мнѣніи и сказалъ, что, если слѣдственное дѣло можетъ возбуждать любопытство историческаго изслѣдователя, то развѣ только съ той стороны, какимъ образомъ оно было въ свое время составлено: «какія изъ показаній были отобраны Шуйскимъ съ товарищами въ самомъ Угличѣ, какія, быть можетъ, послѣ того въ москвѣ; какія изъ нихъ вынуждены были страхомъ, пыткой или лаской, какія даны добровольно смекнувшими заранѣе, какъ имъ слѣдуетъ говорить, и какія, наконецъ, могли быть написаны слѣдователями отъ лица тѣхъ, которые и не говорили того, что писалось отъ ихъ имени» 1). Чѣмъ же въ самомъ дѣлѣ объясняется такое недовѣріе къ офиціальному документу, подлинность котораго, какъ это можно судить по тону и характеру показаній, стоить внѣ всякаго сомнѣнія?

Тъмъ же, конечно, почему не повърили ему и современники, т. е. физической невозможностью, неестественностью самого факта самоубійства. Намъ кажется, что самъ г. Бъловъ сильно сомнъвается въ томъ, что онъ доказываетъ въ своей статьъ, т. е. чтобы девятилътній мальчикъ быль въ силахъ, хотя бы даже въ припадкъ эпилепсіи, переръзать себъ горло.

Наконецъ, что такое представляль собою ножъ, которымъ, по увъренію г. Бълова, заръзался царевичъ? Это быль ножъ, которымъ царевичъ игралъ въ тычку, т. е. ни больше, ни меньше, какъ подобіе ножа; простая игрушка. Что это была игрушка—это несомнънно. Остраго, настоящаго ножа, которымъ дъйствительно можно было бы заръзаться или даже обръзать палецъ, Димитрію, какъ ребенку, притомъ ребенку подверженному падучей бользни, никто, конечно, не далъ бы. Утверждать же, что царевичъ заръзался игрушечнымъ ножемъ также смъшно и нельпо, какъ, если бы кто-нибудь доказывалъ, что какой-нибудь мальчикъ заръзался своей игрушечной саблей <sup>2</sup>). Помимо всего этого, царевичъ былъ не одинъ: при немъ находились — мамка Василиса Волохова, Орина Жданова, постельница Марья Самойлова, да «маленькие робятка жилцы» <sup>3</sup>). Неужели же всъ они, видя, что съ царевичемъ начинается припадокъ, видя въ рукъ его ножъ, не бросились къ нему, не вырвали

¹) «Въстникъ Европы», 1873 г., т. V, № 9, стр. 174.

<sup>2)</sup> Замътимъ кстати, что этотъ ножъ не сохранился. По всей въроятности его унесъ съ собой убійца. Въ противномъ случат онъ находился бы при мощахъ, при которыхъ находятся только оръхи, бывшіе въ рукъ царевича въ моментъ его смерти.

<sup>3)</sup> О своемъ присутствіи во время убійства царевича, мамка Василиса Водохова говоритъ сама только. Жильцы «робята», бывшіе здісь, объ этомъ не говорять ничего. «Собр. Госуд. Грам. и Дог.», т. II, № 60, стр. 108.

этого ножа? «Да подобное равнодушіе, говорить Костомаровь, почти равняется убійству. И какъ слыша эти показанія, слъдователи не сказали дававшимъ ихъ: «Вы видъли, какъ съ царевичемъ сдълался припадокъ, почему не бросились къ нему и не отняли ножа?» 1).

Уже одни эти соображенія положительно не позволяють намъ признать факть самоубійства. Но при чтеніи слёдственнаго дёла невольно возникають и другіе вопросы. Такъ, напримёрь, прежде всего, бросается въ глаза каждому вопросъ, предложенный Шуйскимъ Михаилу Нагому въ началѣ слѣдствія: «которымъ обычаемъ царевича Дмитрея не стало и что его болѣзнь была». Вопросъ этоть даже не предубъжденнаго человѣка заставляеть заподозрить Шуйскаго, не вель ли онъ дѣло въ извѣстномъ направленіи, не требоваль ли, чтобы показанія давались такъ, а не иначе. Г. Бѣловъ оправдываеть этоть вопросъ тѣмъ, что слѣдователи могли и должны были собрать свѣдѣнія раньше, до начатія слѣдствія. Хотя начальныя строки слѣдственнаго дѣла до насъ и не дошли, однако, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, мы склонны думать, что такихъ свѣдѣній собрать Шуйскій не могъ и, если задаль подобный вопросъ, то задаль по тому, что заготовиль его еще въ Москвѣ.

Нашъ документь начинается такими словами: «...и товожъ дни маия въ фі день въ вечеру привхали на Углечь князь Василей и Ондрей и Елизарей и р.прашивали Михаила Нагого» 2). Эти слова ясно показывають намъ, что комиссія, присланная изъ Москвы, сейчасъ же по прибытіи своемъ, безъ всякихъ предварительныхъ разспросовъ и справекъ, для которыхъ у нея не было ни времени, ни нужды, не смотря на позднее время, приступила къ производству слъдствія. Это также подрываетъ значительно авторитетъ слъдственнаго дъла.

Затемъ, зная изъ того же дёла, кто находился при царевичё въ минуту его смерти, нельзя не изумиться, читая показанія другихъ свидётелей, которые даютъ показанія, какъ очевидцы, лично присутствовавшіе при смерти. Всё они въ высшей степени единогласно и однообразно, — что тоже нёсколько обращаетъ на себя вниманіе, — заявляютъ, что «царевичъ набрушился самъ», «накололся самъ», особенно напирая на это «самъ». Самое показаніе мамки Василисы, всей важности котораго она, какъ женщина XVI в., по мнёнію г. Бёлова, сообразить не могла, заставляетъ заподозрить и показаніе и саму Василису Волохову. Она не могла сообразить важности своихъ показаній, а между тёмъ почему-то приводитъ ихъ, ссылается на нихъ, начинаетъ свою рёчь издалека, тогда какъ ей нужно было разсказать лишь фактъ. Невольно подумаешь, не была ли сама Василиса Волохова орудіемъ, ко-

¹) «Вѣстникъ Европы», 1873 г., т. V. № 9, стр. 177.

<sup>2) «</sup>Собр. Госуд. Грам. и Договоровъ», т. II, № 60, стр. 103.

торымъ воспользовался тотъ, для кого нужна была смерть царевича.

Да и сами припадки, въ которыхъ выражалась болѣзнь царевича, которые служатъ такимъ въскимъ аргументомъ г. Бълову для доказательства его мысли, не такъ ужъ удачно подобраны, чтобы могли что-нибудь доказатъ. Какъ, въ самомъ дълѣ, они проявлялись? Какая-то злость, бъщенство, мальчикъ бросается на людей, кусается, мальчикъ сваей пырнулъ мать... Судя поэтому можно было бы ожидать, что онъ и въ данномъ случат скорте пырнетъ мамку или кого-нибудь изъ «робятъ», но не самаго себя. Кромъ всъхъ этихъ соображеній, мъщаетъ также върить слъдственному дълу личность главнаго слъдователя Василія Ивановича Шуйскаго, оказавшагося впослъдствіи такимъ низкимъ человъкомъ.

Наконецъ, возможно ли признать простой случайностью, какою было бы самоубійство царевича, смерть, предсказанную за нъсколько лъть раньше Флетчеромъ и другими иностранцами? Не вправъ ли мы заключить, что царевичь быль убить, и убить, какъ предсказываль Флетчеръ, тъми, которые расчитывали, по прекращеніи династіи, овладъть престоломъ? Здъсь является вопросъ, кому мъшаль этоть ребенокъ, кто его убиль? Обвиняють Бориса Годунова.

### III.

На долю Бориса Годунова, благодаря тому высокому положенію, которое онъ, по своимъ личнымъ достоинствамъ, занималь при Грозномъ и особенно при его сынѣ Өедорѣ Ивановичѣ, пришлось не мало разнаго рода обвиненій самого разнообразнаго свойства, обвиненій голословныхъ, указывающихъ лишь намъ на безсильную зависть и ненависть небольшой кучки бояръ. Его обвиняли и въ хитрости, и въ коварствѣ, говорили, что онъ подмѣнилъ родившагося у Өедора Ивановича наслѣдника престола Петра—дѣвочкой Өеодосьей, что онъ поджигалъ Москву, отравилъ Өедора Ивановича, пытался отравить царевича Димитрія, чуть ли не былъ причиной бывшаго въ то время голода. Среди этихъ обвиненій мы встрѣчаемъ также и обвиненіе въ убійствѣ царевича. Обвиненія голословны. Чѣмъ же однако объяснить ихъ живучесть, пятнающую одну изъ симпатичнѣйшихъ личностей, когда-либо занимавшихъ московскій престолъ?

Еще до событія 15-го мая, враги Бориса распускали слухи, что онъ стремится къ престолу, что онъ задумываетъ такъ или иначе извести царевича. Въ самый моментъ убійства, царица Марья Нагая, враждебно настроенная противъ Бориса Годунова, думая, что онъ главная причина всъхъ бъдъ постигшихъ ее, назвала народу убійцей Годунова. Такимъ образомъ, въ обществъ началъ распространяться слухъ, будто царевичъ Димитрій убитъ въ Угличъ по

порученію Бориса. Слухъ этотъ быль записанъ нѣкоторыми иностранцами, находившимися въ это время въ Москвѣ и, спустя нѣкоторое время, началъ пріобрѣтатъ все больше и больше значеніе дѣйствительнаго факта. Когда Василій Ивановичъ Шуйскій, по своемъ вступленіи на престолъ, отказавшись отъ своихъ прежнихъ клятвъ и увѣреній, сталъ офиціально заявлять самъ, а по его приказанію также и инокиня Мареа, плясавшая подъ дудку Шуйскаго, что Димитрій убитъ Борисомъ Годуновымъ и для того, чтобы больше подтвердить свои слова, перенесъ мощи царевича изъ Углича въ Москву, когда была совершена канонизація Димитрія, въ нашей письмениости начинаютъ появляться особыя сказанія и повѣсти о событіяхъ въ Угличъ.

Сказанія эти можно разд'влить, какъ это д'власть проф. С. О. Платоновъ, на четыре редакціи, четыре вида. Первый видъ сказаній, самый распространенный, внесенный и въ настоящее время вносимый во всв учебники, мы находимъ въ Никоновской летописи 1). Борису, разсказывается въ лътописи «вложи дияволъ в мысль извести праведнаго своего государя царевича Дмитрея». Ядъ, которымъ Борисъ хотълъ сначала совершить убійство и который по его распоряженію давали царевичу «овогда въ есътв'в овогда въ пить в» не дъйствоваль. Это побудило Годунова принять болье ръшительныя мёры. Онъ задумаль зарёзать царевича. Загряжскій и Чепчуговъ, которымъ довърился Борисъ и на которыхъ расчитывалъ, какъ на средство для исполненія своихъ замысловъ, отказываются. Совътникъ его Андрей Клешнинъ утъщаетъ его и находитъ другихъ убійцъ, которые соглашаются исполнить волю правителя. Убійцами этими были Цанилко Битяговскій и Никита Качаловъ.

Прибывъ въ Угличъ, они входятъ въ соглашеніе съ мамкой царевича Василисой Волоховой. Условившись съ убійцами, мамка вывела царевича на дворъ, гдѣ «злодѣй Данилко Волоховъ пріять его праведнаго за руку и рече ему: сие у тебя государь новое ожерельецо? Онъ же ему отвѣща и глаголя тихимъ гласомъ и поднемъ ему выю свою и рече ему, сие есть старое ожерелье; онѣ же окаяннии аки змѣя ужали жаломъ, ножемъ праведнаго по шее и не захвати его гортани». Увидя это, кормилица, преданная царевичу, начала кричать и бросилась защищать ребенка, но Битяговскій и Качаловъ прибили ее почти до смерти, «едва живу оставиша», а ребенка отняли и окончательно дорѣзали.

Вторая редакція, пом'вщенная въ Четьяхъ Минеяхъ Димитрія Ростовскаго подъ 3-е іюня, передаетъ фактъ такимъ же образомъ, какъ и сейчасъ приведенная. Единственная разница заключается въ томъ, что первая редакція смотрить на пожаръ, случившійся

<sup>1)</sup> Ник. Лът., VIII, стр. 16 сл.

въ это время въ Москвъ, какъ на Божье наказаніе за гръхи <sup>1</sup>), а вторая редакція приписываеть его Борису, желавшему этимъ помѣшать Өедору самому съъздить въ Угличъ <sup>2</sup>).

Третья редакція гораздо обстоятельное двухъ первыхъ. Она шагь за шагомъ следитъ за царевичемъ, подробно передаеть все событія, предшествовавшія роковой минуть. Въ этоть день, -- говорить сказаніе, — «царевичь по утру восталь дряхль съ постели своей и глава оу него государя царевича съ плечь покатилася». Въ четвертомъ часу дня (т. е. въ десятомъ утра) ходилъ онъ къ объднъ и послъ объдни приложился къ образамъ. Пришедши въ хоромы, царевичъ перемънилъ платьице; на ту пору вошли съ кушаньемъ и священникъ принесъ царевичу просфору, которую царевичъ то каждый день; послё онъ попросиль напиться и попіель гулять съ кормилицей. Когда они подошли къ церкви царя Константина, подошли къ нимъ убійцы Битяговскій и Качаловъ и ударили кормилицу палкой такъ, что она упала на землю «обмертвъвъ». Тогда они бросились на царевича, переръзали ему горло, а сами стали кричать. На крикъ выбъжала царица Марья и приказала ударить въ колокола. Народъ, услышавъ набатный звонъ, собжался. Парина отнесла уже тело паревича въ перковь Преображенія и говорила народу, чтобы убили влодбевъ. Народъ побилъ ихъ камнями» 3).

Четвертая редакція составляеть часть «Сказанія о царств'я государя и великаго князя Өеодора Іоанновича», названнаго проф. С. Ө. Платоновымъ «легендарнымъ произведеніемъ о смутъ». Въ цібломъ видъ сказаніе это встрібнается во многихъ рукописяхъ, но до сихъ поръ еще не напечатано. Здібсь рисуется совершенно новая картина убійства, которая, по словамъ проф. С. Ө. Платонова, «получила бы значительный историческій интересъ, еслибы находилась въ другомъ, менте легендарномъ памятникъ. Въ баснословномъ же памятникъ и она кажется баснословіемъ <sup>4</sup>). По словамъ сказанія, кормилица (Дарья), условившись съ убійцами вывела царевича на дворъ. «Пойдемъ, государь,—сказала она,—и погуляемъ на дворъ! и дастъ на потішеніе орбховъ... Они же въ то время окаянные и злые кровопійцы и святоубійцы схорони-

<sup>1)</sup> Ник. Лът., VIII, 20.

<sup>2)</sup> Иностранецъ Де-Ту говоритъ, что Борисъ воспользовался пожаромъ для убіенія царевича. «Въ Россіи, — говоритъ онъ, — часто случаются пожары, отъ того, что всѣ строенія тамъ деревянныя: какъ скоро покажется огонь, звонятъ въ большой колоколъ и народъ спѣшитъ загасить пламя. Въ такихъ случаяхъ царевичъ обыкновенно выходилъ изъ своихъ покоевъ, Борисъ принялъ мѣры, разставилъ убійцъ; Димитрія подстерегли, когда онъ сходилъ съ крыльца и закололи». «Скав. совр. о Дм. Самозв.», ч. І. стр. 328. Тоже и у Петрея.

<sup>3)</sup> Чтенія въ «Общ. Исторіи и Древн.» 1864 г., кн. IV (смісь).

<sup>4) «</sup>Древнерусскія сказ, и пов'ясти о смутномъ времени XVII в.», ('. О. Платонова, 1888 г., стр. 330.

шася на дворъ подъ лъстницу, на которой поиде царевичъ гулять, и они изостри неподобные свои руки на убивство неповиннаго младенца и государя царевича Дмитрія Ивановича, аки звъріе. И какъ царевичъ пошелъ по лъстницъ и будетъ посреде лъстницы, и діякъ Мишка Битяговскій скоро вскочиль, аки ехидный злой (т. е. змій) и ухватиль его, незлобиваго младенца государя царевича за ношки, сынъ же его Данилка за честную главу его, аки злодъи и душегубцы. Племянникъ же его Никита Качаловъ, вынявъ ножъ, и закололъ его, аки агнца непорочна и незлобиваго сущаго младенца. И напившеся окаянные крови его, царевича Дмитрея Ивановича, и пресече царскую младость, и повергоша его на землю мертва, а сами окоянные побъжали кои куда и не увидъли пути себъ и дороги. И въ той часъ ослъпи ихъ неповинная кровь непорочнаго агица, не потеривла беззаконію ихъ. И ивкая богоизбранная жена возвъстила царицъ Марьъ Оедоровнъ о такомъ нельпомъ дълъ. Она же государыня царица скоро исъ хоромъ побъжала и увидъла свое милое чадо на земли лежаща мертва...» 1)

Сказанія эти, часто перерабатывавшіяся позднъйшими компиляторами, и послужили основаніємъ для того взгляда на Бориса Годунова, который мы находимъ въ трудахъ нашихъ историковъ Щербатова, Карамзина, Костомарова, Соловьева и др. Но можемъ ли мы такъ полагаться на приведенныя сказанія, върить сообщаемымъ въ нихъ фактамъ, въ какой степени могутъ они служить историческимъ источникомъ? Вопросъ этотъ, какъ нельзя лучше, путемъ въ высшей степени внимательнаго анализа, разръшилъ въ своей книгъ «Древнерусскія сказанія и повъсти о смутномъ времени XVII въка», проф. С. Э. Платоновъ. Не вдаваясь въ частности, приведемъ лишь главнъйшіе выводы этого труда.

Прежде всего г. Платоновъ выясниль, что всё эти сказанія составлены лёть 15—20 спустя послё смерти Димитрія, когда слухи о томь, что убійство совершено по проискамъ Бориса Годунова, получили оффиціальное подтвержденіе со стороны Шуйскаго. Такимъ образомъ, сказанія представляють собой не безхитростныя записки очевидцевъ, а составлены по наслышке. Этимъ легко объясняются тё историческія неточности, несообразности, а часто даже исключающія другъ друга противорёчивыя подробности, которыя составляють отличительную черту всёхъ этихъ сказаній.

Наконецъ, всъ сказанія о смуть, какъ ихъ ни много, сводятся къ небольшому числу самостоятельныхъ редакцій. Самой важной изъ этихъ редакцій, по своему вліянію на другія компиляціи, была повъсть, извъстная подъ названіемъ «Иного сказанія». Надъ этой повъстью, вслъдствіе важности ея, проф. С. Ө. Платоновъ остановился прежде всего и дольше всего. Оказы-

<sup>1)</sup> Ibid.

вается, что повъсть цъликомъ вышла изъ лагеря враговъ Бориса Годунова—Шуйскихъ. «Мы должны, — говоритъ изслъдователь, — и не обвиняя автора въ намъренномъ искажени истины, признать повъсть пристрастнымъ голосомъ одной политической партии, полнымъ отражениемъ взглядовъ, симпатій и антипатій царя Шуйскаго съ его правительствомъ 1). Повъсть эта «какъ бы приходитъ на помощь офиціальному документу, пуская въ ходъ для достиженія общей пъли—укръпленія на престолъ В. И. Шуйскаго такія средства, какія неумъстны въ документъ» 2).

Послѣ этого понятно, какъ мы должны относиться къ этимъ сказаніямъ, къ тѣмъ обвиненіямъ, которыя мы находимъ въ нихъ противъ Бориса Годунова и, которыя, быть можетъ, были написаны подъ диктовку В. И. Шуйскаго. Нужно также замѣтить, что далеко не всѣ сказанія враждебно относятся къ Борису Годунову. Многіе хвалятъ его и, если обвиняютъ, то сознаются, что пишутъ по слухамъ 3).

Такимъ образомъ, главныя основанія, на которыя опирались враждебные Борису историки, въ настоящее время, можно сказать, не существуютъ. Впрочемъ, симпатичная личность Бориса Годунова даже въ то время, когда сказанія пользовались полнымъ довъріемъ со стороны историковъ, находила людей, которые склонны были скорѣе оправдывать его, нежели обвинять. И это вполнѣ естественно.

Убійство, приписываемое Борису Годунову, является единственнымъ пятномъ бросающимъ тѣнь на эту личность, на всю его полезную дѣятельность. Подозрѣніе это было причиной того, что всякій поступокъ Бориса, всѣ его дѣйствія, какъ бы они хороши ни были сами по себѣ, его широкая благотворительность или, выражаясь языкомъ того времени,—«защита вдовъ и сиротъ», забота о «нищихъ»,—все это толковалось въ дурную сторону.

Сгоръла Москва. Масса людей осталась безъ крова, безъ пищи, безъ всякихъ средствъ къ жизни. Борисъ помогаетъ имъ, возвращаетъ имъ потерянное, быть можетъ, въ большихъ даже размърахъ. Трудно видъть что-нибудь дурное здъсь, а между тъмъ

¹) С. Ө. Платоновъ, стр. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) С. Ө. Платоновъ, стр. 14.

<sup>3)</sup> Тимовеевъ, напримъръ, авторъ «Временника», характеризуетъ Бориса, перечисливъ дурныя черты его, вытекающія изъ предполагаемаго убійства, такими словами: «Первое его и добро творивъ и начальнъйшее къ Богу, нежели къ людямъ, се еже о благочестіи всяцъмъ ревнитель усерденъ по древнихъ о церквахъ чинми тоя бысть попеченми прилеженъ. Требующимъ даватель неоскуденъ; въ мірови въ молбахъ о всяцей вещи преклонитель кротостенъ; во отвътъхъ всъмъ сладокъ; на обидящихъ молящимся, беспомощиммъ и вдовицамъ отмститель скоръ; о земли правленіяхъ прилежаніемъ премногъ; правосудства любленіе имъ безмездно; неправдъ всяцей пзиматель не лестенъ»... С. О. Платоновъ, стр. 151, прим. 2.

эту помощь погоръльцамъ, вытекающую прямо изъ чувства гуманности, которое было въ высшей степени присуще Борису, приписываютъ ничему иному, какъ только коварству Бориса, желавшаго такимъ образомъ добиться народнаго расположенія. Само собой понятно, что человъкъ безпристрастный, непредубъжденный, разобравъ массу такого рода обвиненій, безъ сомнѣнія, станеть на сторону Годунова, будеть его оправдывать.

Къ числу такихъ защитниковъ нужно отнести прежде всего М. П. Погодина, который, разбирая вопросъ, въ какой степени Борисъ Годуновъ могъ принимать участіе въ убіеніи царевича Димитрія, пришелъ къ заключенію, что даже наша уголовная палата, на основаніи извъстныхъ намъ данныхъ объ этомъ дълъ, «должна оставить Бориса въ подозръніи и подозръніи слабомъ» 1). Затъмъ, г. Бъловъ въ своей статьъ, посвященной разбору слъдственнаго дъла, если не доказалъ несомнънности самоубійства, то зато выставилъмного очень въскихъ доказательствъ въ пользу невинности Бориса Годунова. Это избавляетъ насъ отъ необходимости останавливаться долго на этомъ вопросъ и мы ограничимся здъсь лишь нъсколькими общими замъчаніями.

Прежде всего является вопросъ, могъ ли Борисъ разсчитывать на то, что его выберуть на престоль московскій, могь ли думать объ этомъ онъ, homo novus, выдвинувшійся сравнительно очень недавно, въ то время, когда такую громадную роль играла знатность и древность происхожденія, когда м'єстничество было въ полной силь? 2). Всьми извъстно было, что роди Годуновыхи были не изъ особенно «честныхъ» родовъ и выдвинулся не родовой честью, а случайно только въ XVI въкъ, хотя и восходилъ къ XIV въку-Предокъ Годуновыхъ татаринъ Мурза-Гетъ прівхаль въ XIV векв на службу къ московскому князю. Какъ его потомки успъли выдвинуться изъ массы подобной имъ, второстепенной знати - неизвъстно<sup>3</sup>). А въ это время были роды гораздо болъе древніе и знатные, какъ, напримъръ, родъ князей Шуйскихъ, происходившихъ отъ Александра Невскаго и потому имъвшихъ болъе основанія разсчитывать на престоль, чемь какой-то не знатный выскочка.

Могь ли Борисъ знать, что Өедоръ Ивановичъ умретъ раньше его и умретъ бездътнымъ? Въдь спустя два года по смерти Димитрія родилась у него дочка Өеодосія <sup>4</sup>). Наконецъ, въ то время

<sup>1)</sup> Погодинъ, Историко-критич. отрывки, 1846 г., т. І, стр. 364.

<sup>2)</sup> Самъ Борисъ говорилъ, что «въ Россіи много князей и бояръ, коимъ онъ уступая въ знатности, уступаетъ и въ личныхъ достоинствахъ». Карамзинъ, т. Х. стр. 130, прим. 381.

<sup>3)</sup> Родословная Бориса Годунова, см. Арцыбышевъ, т. III, кн. V, прим. 11 и «Родословную книгу», стр. 93, въ Временникъ, кн. IX.

<sup>4)</sup> Карамвинъ, X, 160.—Ник. Лѣт., VIII, стр. 25.

еще никто не вналъ, къ чему приведетъ случай, когда царь умретъ бездътнымъ, и самъ Өедоръ не разръшилъ этого вопроса, когда передъ смертью бояре съ патріархомъ спросили: «кому царство, насъ сиротъ и царицу приказываешь?»—«Во всемъ царствъ,—отвътилъ Өедоръ,—и въ васъ воленъ Богъ: какъ ему угодно, такъ и будетъ» 1). Если бы въ самомъ дълъ Борисъ Годуновъ такъ стремился къ царскому вънцу, то неужели же онъ не могъ бы обойтись и безъ убійства царевича, котораго и духовенство, и народъ считали незаконорожденнымъ, а слъдовательно неимъющимъ права на престолъ, неужели бы онъ, пользуясь такимъ не только расположеніемъ царя Өедора, но кромъ того и громаднымъ на него вліяніемъ, не съумълъ бы добиться отъ этого слабоумнаго отшельника назначенія законнымъ наслъдникомъ себя, особенно при томъ коварствъ и хитрости, которыя приписываютъ Борису его враги.

Отсутствіе такого стремленія доказывается также поведеніемъ Бориса послѣ смерти царя Өедора. Онъ передаетъ всѣ дѣла патріарху Іову, самъ уѣзжаетъ вмѣстѣ съ сестрой въ монастырь и упорно отказывается отъ престола. Говорять, что онъ хотѣлъ порисоваться, «не забылся въ радости сердца», хотѣлъ болѣе упрочить свое будущее, довольно шаткое положеніе. Пусть все такъ, но могъ ли онъ быть настолько увѣреннымъ во всеобщемъ къ себѣ расположеніи и безсиліи своихъ враговъ, чтобы самому настоятельно требовать созванія земскаго собора для выбора царя <sup>2</sup>).

Не имъя никакихъ правъ на престолъ, запятнанный кровью царевича, могъ ли онъ такъ легко поставить на карту и свою завътную мечту, такъ долго лелъянную, ради которой совершалъ преступленія, наконецъ, быть можеть, даже свою собственную жизнь? Могъ ли онъ, если въ самомъ дълъ стремился къ престолу и чувствовалъ себя виновнымъ во взводимыхъ на него преступленіяхъ, быть увъреннымъ, что среди его враговъ, въ массъ народа, собравшагося въ Москву, не найдется ни одного человъка, который его не изобличить, тъмъ болъе, что, какъ говоритъ проф. В. О. Ключевскій, въ составъ этого собора, «нельзя подмътить никакого слъда выборной агитаціи или какой-нибудь подтасовки членовъ» 3). Думаемъ, что нътъ. И если онъ все это дълалъ, то дълалъ, сознавая свою правоту.

<sup>1)</sup> Соловьевъ, VIII, стр. 2.—Ник. Лѣт., VIII, стр. 34.

<sup>2)</sup> Но поводу земскаго собора ученые говорять различно. Карамайнь считаеть, что было не менте 500 чиновниковъ и выборныхъ изъ встать областей (X, 213) Соловьевъ (VIII, 5) и Павловъ («Отеч. Зап.» 1859 г., т. СХХІІ, 166) предполагають 474, Бъляевъ (Ръчи и отчетъ Моск. унив. 1867 г., стр. 21)—456 и Загоскинъ («Ист. Права Моск. Госуд.», т. І, стр. 228)—457, Латкинъ—457 («Земскіе соборы древней Руси», стр. 86 и слъд.), В. О. Ключевскій—512 («Русск. Мысль» 1891 г., кн. І, стр. 135).

<sup>3) «</sup>Составъ представит. на вемек. соборахъ». («Русск. Мысль» 1891 г., кн. І. стр. 146).

Какъ на доказательство того, что Борисъ Годуновъ именно и не сознавалъ этой правоты, указываютъ на его подозрительность, развившуюся въ послъдніе годы его царствованія. По нашему мнънію, она ровно ничего не доказываетъ. Въ самомъ дълъ, Борисъцарь. Въ его владъніяхъ появляется самозванецъ, разоряетъ страну, пріобрътаетъ сторонниковъ, угрожаетъ, наконецъ, его собственной жизни. Невольно стагешь подозрительнымъ и осторожнымъ. Наконецъ, развъ Грозный, имъвшій совершенно законныя права на престолъ, считавшійся и считавшій себя вполнъ законнымъ государемъ, не былъ подозрителенъ?

Невозможно поэтому, ни считать Бориса виновникомъ драмы, разыгравшейся въ Угличъ, ни подозръвать его въ стремленіи къ престолу тъмъ болъе, что съ гораздо большимъ основаніемъ могли и добивались, какъ это видно изъ записокъ иностранцевъ, также и другіе.

#### IV.

Итакъ, кто же убійца? Для ръшенія этого вопроса необходимо бросить коть бъглый взглядъ на состояніе московскаго боярства того времени, какъ сословія болье всего заинтересованнаго судьбами русскаго престола.

Московское боярство къ концу XVI въка ръзко раздълилось на двъ части, относившіяся одна къ другой очень враждебно. Съ одной стороны стояль классь древней аристократіи, въ который вошли не только удёльные бояре, но и удёльные князья. Классъ этотъ давно уже незамътно для самаго себя началъ утрачивать свои права, уступая шагъ за шагомъ все больше и больше развивавшемуся стремленію великокняжеской власти къ абсолютизму. То время, когда бояре обязательно должны были знать всв. думы государя, были его непремънными совътниками, какъ бы раздъляли съ нимъ власть, когда, въ случат неудовольствій они могли отъёзжать на службу въ другіе края на основаніи правила: «а боярамъ и слугамъ вольнымъ воля», — въ XVI въкъ было лишь мечтой. Еще на Ивана III жаловались, что онъ «нынъча и здъ силу чинить, кто отъбдеть отъ него тбхъ безсудно емлеть, уже не за бояры почелъ братью свою» 1); къ концу XVI въка, когда Грозный приняль царскій титуль уже перестали и жаловаться: лица, заподозрѣнныя въ намъреніи отъъхать, предавались страшнымъ казнямъ, какъ измънники. О древнемъ правъ свободнаго отъ взда не было уже и помину. Начиная съ XV въка, политическіе интересы великаго князя и бояръ пошли врозь: первый началь тяготиться слишкомъ близкими отношеніями къ послёд-

<sup>1) «</sup>Власть Московскихъ государей». М. Дъяконова. Спб. 1889 г., стр. 183. Вся шестая глава этого изслъдованія посвящена разбору отношеній между московскими государями и ихъ слугами, стр. 165—217.

нимъ, старался выбиться изъ-подъ опеки совътниковъ, стремился къ абсолютизму, и такимъ образомъ вводилъ новшества; послъдніе же, не имъя никакихъ политическихъ плановъ, не обладая особенной прозорливостью, стояли на старинъ, представляя собой оппозицію новымъ стремленіямъ государя. Иванъ III не рѣшался еще открыто порвать съ боярами, еще совъщался съ ними, допускаль возраженія себь, не опалялся, когда ему говорили «встрьчю» и, какъ говоритъ Курбскій, еще «ничтоже починаше безъ глубочайшаго и многаго совъта». Василій Ивановичь относился къ боярамъ уже совершенно иначе. Берсень-Беклемишевъ жаловался на него Максиму Греку, что онъ «людей мало жалуеть», «старыхъ не почитаетъ», что «нынъ государь нашъ запершыся самъ третей у постели всякія дёла дёлаетъ» 1), что «государь упрямъ и въстрёчи противъ себя не любитъ, кто ему въстръчю говорить и онъ на того опаляется» 2), что его, Берсеня, когда онъ вздумаль говорить въстръчю, «князь великій того не полюбиль» и выгналь изъ думы, сказавъ: «пойди, смердъ, прочь, не надобенъ ми еси»3). Трудно, конечно, сказать, насколько все это вытекало изъ политической тенденціи московскаго князя и насколько находилось въ зависимости отъ отабльныхъ личностей. Очень можетъ быть, что такой крутой повороть, какой мы видимь въ отношеніяхъ Василія Ивановича къ боярству, былъ, какъ говоритъ профессоръ Ключевскій, «естественнымъ чувствомъ государя къ людямъ, которые не желали видъть его на престолъ и неохотно терпъли на немъ» 4). Это обстоятельство, конечно, могло повліять, но лишь на ръзкость поворота, который быль подготовлень цёлымь рядомь самыхь разнообразныхъ причинъ. Какъ бы тамъ ни было, но такія отношенія вооружили противъ великаго князя и старыхъ московскихъ бояръ и удъльныхъ князей, перебхавшихъ въ Москву, заставили ихъ забыть свои личныя недоразумёнія и сомкнуться для общаго дёла, борьбы за старину.

Въ это же время произошла другая, не менъ важная, перемъна въ экономической жизни высшаго боярства. Въ XVI въкъ,—говорить профессоръ В. О. Ключевскій,—классъ этотъ «быль на дълъ политической силой, не будучи властью, права которой были бы пріобрътены оружіемъ, или ограждены закономъ... держаль въ рукахъ огромную массу земледъльческаго населенія и труда», стояль во главъ общества не въ качествъ правителей, а въ качествъ круп-

¹) «Акты Арх. Эксп.», т. І, № 172, стр. 142.

<sup>2)</sup> Ibid., cTp. 144.

з) Ibid., стр. 143.

<sup>4) «</sup>Боярская дума», стр. 355. Когда великій князь Иванъ III развѣнчалъ своего внука и назначилъ наслѣдникомъ своего сына Василія III, первостепенное боярство стояло за перваго, и его противодѣйствіе въ этомъ дѣлѣ сопровождалось казнями и насильственными постриженіями.

ныхъ землевладёльцевъ 1). Съ половины XVI века этотъ трудъ начинаеть все чаще и чаще ускользать изъ рукъ родовитаго боярства, давая этимъ самимъ возможность подниматься другому классу, классу «худыхъ людей, мужиковъ торговыхъ и молодыхъ дътишекъ боярскихъ, возвышавшихся и пріобретавшихъ известныя права, благодаря личной службь, опиравшихся главнымь образомь на тоть принципъ, что «великъ и малъ живетъ государевымъ жалованьемъ». Этоть-то второй классь, на который родовитая знать смотрёла сначала свысока, къ концу XVI въка сдълался очень опаснымъ соперникомъ ея, а скоро и совершенно оттъсниль ее на задній планъ. Такъ что въ XVII въкъ, по словамъ профессора В. О. Ключевскаго,-иностранецъ по дорогъ къ Москвъ «встръчалъ князей, которыхъ по бъдности обстановки не могъ отличить отъ крестьянъ, а люди, не принадлежавшіе ни къ княжескимъ, ни къ старымъ боярскимъ родамъ, пріобрътали тысячи крестьянъ 2). Московское боярство, видя въ объединеніи Руси лишь рядъ насилій «издавна кровопійственнаго рода», смотрёло, по сравненію проф. Ключевскаго, на своихъ государей, какъ смотрять «разорившіеся капиталисты на сыновей счастливаго богача, къ которому перешли ихъ отцовскіе капиталы и къ которымъ сами они должны были инти въ приказчики» 3).

Такое генеалогическое разрушение прежняго правительственнаго класса совершенно ясно стало обнаружиться уже въ концъ XVI въка. Боярская аристократія, раньше не воспользовавшаяся возможностью укръпить свое политическое положение въ государствъ, несмотря на полное отсутствіе какихъ бы то ни было обезпеченій своего положенія, даже не требовавшая этихъ обезпеченій, теперь всёми силами старается удержать старину, удержать за собой прежнее значение. Дътство Ивана Грознаго дало надежду и возможность боярству стать на прежнее мъсто, возвратить прежнее значеніе, но всл'ядствіе своихъ же внутреннихъ несогласій, всплывшихъ снова, лишь только была устранена сдерживавшая ихъ причина, оно не только не съумъло добиться какихъ-нибудь опредъленныхъ результатовъ, не только не успъло закръпить за собой юридическаго положенія, но въ своемъ питомцъ подготовило себъ такого врага, который затмилъ своихъ предшественниковъ и окончательно подавилъ своихъ воспитателей. Вскоръ, впрочемъ, представился другой случай, за который ухватились бояре.

Въ мартъ 1553 года, Иванъ Грозный, возвратившись изъ похода подъ Казань «аки по двухъ мъсяцахъ или по трехъ разболълся зъло тяжкимъ огненнымъ недугомъ такъ, иже никто же уже

<sup>1) «</sup>Боярская дума», стр. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., crp. 396.

<sup>3)</sup> Ibid., crp. 294.

ему жити надъялся» 1). Бояре, дъйствительно, не надъясь на жизнь царя, ръшили воспользоваться этимъ случаемъ для исполненія своихъ мечтаній и, когда царь предложиль имъ присягнуть его новорожденному сыну Димитрію, большинство бояръ отказалось и предложило столъ двоюродному брату Грознаго Владиміру Андреевичу Старицкому, человъку съ традиціями удёльнаго князя, при томъ такому, котораго можно было бы связать договоромъ. Тоть, конечно, ничего не имъть противъ такого избранія и даже вмъсть съ матерью «собраль своихъ дътей боярскихъ, да учаль имъ давати жалованье-деньги» 2). Однако Грозный оправился, попытка бояръ возвести на престолъ своего сторонника не привела ни къ чему и боярство очутилось въ положеніи несравненно худшемъ, чъмъ до этого времени. Воображение, всегда господствовавшее надъ нервнымъ царемъ и теперь еще усиленное болъзнью, нарисовало ему всъ ужасы, ожидающие его семью въ случаъ смерти. «Не дайте жены моей на поруганіе боярамъ, — говориль онъ Захарьинымъ и другимъ върнымъ своимъ совътникамъ,-не дайте боярамъ извести моего сына, возьмите его и бъгите съ нимъ въ чужую землю» 3). Съ этого времени и началась его борьба съ «измънническимъ» боярствомъ. «Воеводъ своихъ,--пишетъ онъ Курбскому, -- различными смертями расторгали есмя: а Божіею помощью имъемъ у себя воеводъ множество и опричь васъ измънниковъ. А жаловати есмя своихъ холопей вольны, а и казнити вольны жъ есмя > 4). Съ этого времени новые воеводы начинають пріобрътать все большее и большее значение, старые же измънники, кто могь убъжань въ Литву, а большинство осталось на мъстъ и volens nolens должно было мириться съ новыми выходцами. Само собой понятно, что миръ этотъ былъ чисто внещнимъ и «семена гражданской войны между вельможами разныхъ партій, о которыхъ писалъ папскій легать въ Польшъ Болоньетти были уже брошены <sup>5</sup>). Эта «гражданская война» и выразилась сначала въ небольшомъ мятежъ послъ смерти Грознаго, а затъмъ въ смутъ, измънившей весь строй русского государства, которой ознаменовались конецъ XVI-го и начало XVII-го въковъ. Какъ та, такъ и другая,

3) Боярская дума, стр. 356.

<sup>1)</sup> Сказ. кн. Курбскаго 1833 г., т. I, стр. 48.—Царств. книга, стр. 336—346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Царств. кн , стр. 342.

<sup>4)</sup> Сказ. кн. Курбск., т. II, стр. 44.

<sup>5)</sup> Кардиналъ Болоньетти писалъ 16-го ман 1581 г. кардиналу Камскому:
<... Sono venute poi lettero lungamente aspettate dal Sapia (Сапъта) Ambasciatore
di questa Maesta in Moscovia, nelle quali avvisa esser gia sparsi i semi di una
guerra civile fra li grandi di quelle parti. E nuovamente in una certe sedizione, ove restarono morti da venti persone, e feriti intorno a cento, manco poco
che non si passasse a combattere il castello ducale...> Histor. Rossiae Monum.,
t. II, p. 1.

впрочемъ, не измънили положенія бояръ въ желательномъ для нихъ смыслъ.

Послѣ Ивана IV вступиль на престоль слабоумный сынъ его Өедоръ Ивановичъ; служилая знать съ Борисомъ во главъ нолучила еще большее значение и положительно подавляла собой родовитое боярство, которое теперь уже не играло почти никакой роли. Недовольная партія посл'єднихъ, не над'єдсь на улучшеніе своего положенія въ будущемъ, такъ какъ ходили упорные слухи, что въ Угличъ воспитывается второй Грозный, уже теперь враждебно настроенный противъ бояръ, съ своей стороны также питала вражду къ будущему царю и «желала, —какъ говоритъ Петрей, —чтобы онъ во время еще отправился въ могилу» 1). Но такъ какъ желаніе само по себъ могло и не осуществиться, то нужно было его осуществить. и въ средъ боярской возникъ замыселъ-погубить царевича; этотъ замысель имъль ввиду Флетчерь, говоря, что «жизнь царевича Димитрія находится въ опасности отъ покушеній тъхъ, которые простирають свои виды на обладание престоломъ въ случат бездътной смерти царя». Задумавъ низвергнуть старую династію, съ которой теперь было такъ легко раздълаться, бояре задумали вмъсть съ тъмъ выдвинуть изъ своей среды человъка, который, будучи такъ иди иначе связанъ съ ними, осуществилъ бы общія стремленія. Это было сдёлать тёмъ легче, что среди нихъ находился подходящій человёкъ. Это быль Василій Ивановичь Шуйскій.

Безъ сомнънія, Шуйскіе были самыми родовитыми изъ всъхъ бояръ того времени. Въ окружной грамотъ, разосланной Шуйскимъ, послъ своего воцаренія «ко всьмъ воеводамъ россійскихъ городовъ», онъ пишетъ: «Учинился есьма на отчинъ прародителей нашихъ, на россійскомъ государствъ царемъ и великимъ княземъ, егожъ дарова Богъ прародителю нашему Рюрику, иже бъ отъ Римскаго кесаря, и потомъ многими мъры и до прародителя нашего великаго князя Александра Яросл. Невскаго на семъ Россійскомъ государствъ быша прародители мои, и по семъ на суздальской удълъ раздълишась, не отнятіемъ и не отъ неволи, но по родству, якожъ обыкли большая братія на большая мъста съдати»<sup>2</sup>). Шуйскій, ведшій свой родъ отъ старшаго сына Невскаго—Андрея, последними словами не только хотель доказать свои права на престоль, но также и то, что предшествовавшая ему династія, происходившая отъ младшаго сына Невскаго-Даніила, какъ младшая. незаконно занимала престолъ, который принадлежалъ ему, потомку старшей линіи. И эта мысль пришла въ голову не первому Василію Ивановичу; Шуйскіе давно смотр'єли на себя такимъ об-

<sup>1) «</sup>Исторія о велик. кн. Моск.», стр. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Собр. Г. Гр. и Дог., т. II, № 141, стр. 299. — Акты Арх. Эксп., т. II, № 44, стр. 102.

разомъ; этимъ объясняется ихъ постоянное стремленіе забрать въ свои руки власть и казнь Андрея Шуйскаго, отданнаго Грознымъ псарямъ, которые послѣ разныхъ терзаній умертвили его ¹).

Имъя въ своей средъ человъка съ такими несомнънными правами на престолъ, признававшимися также и другими, бояре не сомнъвались въ успъхъ и, руководимые Шуйскимъ, устранили послъдняго представителя династіи, убили царевича Димитрія. Мы говоримъ, руководимые Шуйскимъ, такъ какъ очевидно, что въ смерти этого ребенка больше всего былъ заинтересованъ онъ, это доказывается и его позднъйшимъ воцареніемъ и той ролью которую онъ игралъ въ смутное время. Мы позволимъ себъ въ общихъ, конечно, чертахъ, указать для поясненія своей мысли нъсколько фактовъ изъ этой роли.

Человъкъ въ высшей степени низкій, безъ всякихъ нравственныхъ принциповъ, онъ былъ готовъ на все, ни передъ чемъ не останавливался, лишь бы это соответствовало его выгодамъ. У него не было ничего святого. Кому не извъстно, какъ онъ всенародно, съ лобнаго мъста, клялся сначала въ томъ, что царевичъ заръзался самъ, затъмъ, что онъ спасся и, наконецъ, что его заръзалъ Борисъ Годуновъ. Если такой поступокъ представляется безиравственнымъ, въ высшей степени низкимъ, въ наше время, то что же о немъ думали въ XVI въкъ, когда одно нарушение клятвы считалось величайшимъ преступленіемъ, которое влекло за собой Божье наказаніе. Нужно было слишкомъ низко пасть, чтобы сдёлать что-нибудь подобное въ то время. Грубое отношение къ святынъ, нигдъ и никогда не пользовавшейся такимъ благоговъйнымъ уваженіемъ, какъ въ древней Руси, выказалъ онъ также въ перенесении мощей царевича Лимитрія, которыя безъ всякаго стесненія сначала открыль, а затымь перенесь въ Москву, когда они понадобились ему для доказательства истинности смерти царевича, сверженія самозванца и своего воцаренія. Ло чего низокъ былъ нравственный кредить этой личности уже въ то время, какъ смотръли на него русскіе люди — его современники, показывають слухи, ходившіе въ Москвъ по поводу открытія мощей и записанные иностранцемъ Массой.

Прежде чъмъ открывать мощи, «въ могилъ царевича, — говоритъ Масса, — зарыли другого ребенка», такъ какъ знали, что «тъло убитаго Димитрія, нъсколько лътъ лежавшее въ землъ, сгнило... Вновь похороненнаго ребенка велъно было вырыть изъ могилы и

<sup>1)</sup> Е. Бѣловъ, «О знач. Русск. боярствадо конца XVII в.», «Журн. М. Н. Пр.», ч. ССХІІІ, отд. 2, стр. 244. Въ малолътство Грознаго Шуйскіе играли уже очень видную роль и вели себя вполнъ независимо. Такъ, напримъръ, «князь Иванъ Шуйской митрополита свелъ, что бевъ его велънія давали боярство и велъли его сослати въ его постриженіе въ Іосифовъ монастырь». Царств. кн., стр. 76.

объявить народу, что тёло убитаго Димитрія осталось нетленнымъ, дабы всё повёрили, что разсказы о двукратномъ спасеніи ложь» 1). Насколько върны эти слухи-вопросъ другой. Они намъ только доказывають, какъ низко Шуйскій стояль въ глазахъ общества, если находили возможнымъ обвинять его въ такомъ страшномъ дёлё. Затемъ, когда Шуйскому понадобилось доказать, что второй самозванецъ не только не настоящій царевичь, но даже не первый самозванецъ, онъ не постёснился вырыть изъ могилы тёла Бориса Голунова, жены его и сына, съ царскимъ великолъпіемъ перенесъ ихъ въ Троицкій монастырь, причемъ шествіе сопровождала Ксенія, испускавшая, по словамъ Бэра, жалобные крики: «Горе мнъ злосчастной сиротъ, злодъй погубиль весь родъ мой, отца, мать и брата, самъ онъ въ могилъ, но и мертвый онъ терзаетъ царство русское. Суди его, Боже!» (Устряловъ, т. І, стр. 80 и сл.). Василію Ивановичу также приписывають отравление Михаила Скопина-Шуйскаго (Histor. Ross. Monum., t. II, p. 199. Ник. Лът. VIII, 132), существуеть извъстіе, что онъ подсылаль нъмца Фидлера отравить Болотникова $^{2}$ ).

Поперекъ дороги такому человъку становится девятилътній ребенокъ, мъщаеть ему достигнуть цъли. Задумался ли онъ хоть минуту надъ средствами? Конечно, нътъ и со свойственнымъ ему спокойствіемъ не только перешагнулъ черезъ трупъ царевича Димитрія, но съумъль еще скрыть свое преступленіе, а спустя нъкоторое время даже свалить его на другого. Это такъ похоже на Шуйскаго, такъ согласно съ его характеромъ и мнъніемъ о немъ большинства современниковъ, что мы кажется, врядъ ли опибемся, если припишемъ этотъ фактъ Василію Ивановичу Шуйскому, если скажемъ, что онъ убилъ царевича Димитрія. Какъ это произошло, кто быль его орудіемъ—мамка ли Василиса Волохова, или

<sup>1)</sup> Сказанія Массы и Геркмана, стр. 229 сл. Бэръ говорить, что «Шуйскій сившиль убъдить народъ какъ въ самозванстве своего предшественника, такъ и въ неосновательности новыхъ толковъ; для того 30-го іюня послаль въ Угличь за прахомъ царевича, а между тъмъ велълъ тамъ умертвить десятилътняго поповскаго сына, положить его въ гробъ и привезти въ Москву... Между темъ нъсколько здоровыхъ людей, подкупленныхъ Шуйскимъ, притворяясь хромыми, сл'впыми, ковыляли и приподзали къ тълу Димитрія съ мольбою послать имъ исцъленіе-и, о чудо! безногіе вдругъ пошли, слъпые прозръли». Сказ. Соврем. о Дмитріи Самозв., т. І, стр. 78. Тоже и въ дневникъ Марины, ibid. т. II, стр. 170. Паэрлэ, кромъ того, говоритъ, что въ это время въ Москвъ «было страшное волненіе, народъ возсталь на стрёльцовь, боярь и великаго князя, обвиняя всёхь ихъ, какъ изменниковъ, въ умерщвленіи истиннаго государя». Сказ. Соврем., т. І, стр. 201. Этимъ обстоятельствомъ могла быть вызвана и та посившность, о которой говорить Бэрь. У Маржерета есть извъстіе, что «царя хотъли побить каменьями, когда онъ вышель на встръчу гробу», Сказ. Соврем., т. І, стр. 308. Если върать Сапъгъ, то «7-го марта 1609 г. народъ въ Москвъ волновался и хотъль было выдать Шуйскаго царю Димитрію «Сынь Отеч.» 1838 г., т. І, стр. 42. 2) Соловьевъ, т. VIII, стр. 183. Сказ. Соврем., о Дм. Самозв., т. I, стр. 85.

Русинъ Раковъ, человъкъ, судя по слъдственному дълу, довольно подозрительный, или кто-нибудь другой—въ настоящее время трудно сказать, невозможно опредълить всъ подробности убійства, да это и не важно.

Өедоръ Ивановичъ, опечаленный этимъ событіемъ, назначилъ слѣдственную комиссію, во главѣ которой мы видимъ В. И. Шуйскаго. Какъ онъ попалъ сюда—рѣшить трудно. Что выяснило слѣдствіе намъ извѣстно. На основаніи почти единогласныхъ показаній свидѣтелей, быть можетъ введенныхъ въ заблужденіе мамкой, которая могла, по порученію Шуйскаго кричать, что царевичъ зарѣзался самъ, а быть можетъ вызванныхъ пыткой и страхомъ, Василій Ивановичъ Шуйскій доложилъ царю, что Димитрій зарѣзался въ припадкѣ падучей болѣзни. Здѣсь можеть явиться вопросъ: если Шуйскій былъ виновникомъ этой смерти, такъ отчего же онъ не воспользовался такимъ удобнымъ случаемъ, чтобы это преступленіе сложить на Бориса Годунова.

Дъло объясняется очень просто. Шуйскій боялся, что Борисъ Годуновъ самъ примется за это дъло и такъ или иначе, для своего оправданія, найдеть настоящаго виновника. Зачъмъ Шуйскому было рисковать совершенно безцъльно? Дорога расчищена, цъль достигнута. Остается, значитъ, спокойно выжидать, когда умретъ Өедоръ и вся русская земля выбереть на царство его, единственнаго наслъдника престола угасшей династіи.

Өедоръ, наконецъ, умираетъ. «Велиціи же боляре, иже отъ корене скиптродержащихъ и сродники великому государю царю и великому князю Өедору Ивановичу всея Русіи ни много, ни мало изволища поступати, но дати на волю народа, паче же на волю Божію» 1). Всё они, конечно, желали престола, но вмёстё съ тёмъ хотёли также, чтобы этотъ престолъ достался имъ возлюбленіемъ всенароднаго множества. Шуйскій былъ увёренъ въ себё, въ своихъ правахъ, считаль себя единственнымъ, законнымъ наслёдникомъ. Но, каково же было его разочарованіе, когда народъ, послё отказа царицы Ирины взять на себя правленіе государствомъ, на предложеніе дъяка В. Щелкалова присягнуть боярской думё, народъ воскликнулъ: «Не знаемъ ни князей, ни бояръ, знаемъ только царицу». Когда же дъякъ объявилъ, что царица въ монастырё, то раздались крики: «Ла здравствуетъ Борисъ Өедоро-

<sup>1)</sup> Въ лётописи, впрочемъ, находимъ замётку: «Князи-жъ Шуйскіе едины сто не котяху на царство». Ник. Лѣт. VIII, стр. 36. «Когда Өедоръ Ивановичъ былъ похороненъ,—говоритъ Петрей,—а Борисъ взялъ себъ скипетръ, другіе большіе бояре и русскіе князья сильно досадовали на правителя, порочили его въ народъ, говорили съ укоризной объ его низкомъ происхож деніи, о томъ, что не ему слъдуетъ носить вънецъ и скипетръ и царствовать, а другому изъ древняго великокняжескаго рода». Истор. о Веляк. княж. Московск. Петрея, переводъ А. Н. Шемякина, 1867 г., стр. 170.

вичъ». «Церемонія избранія Бориса на царство,—говорить Ключевскій,—дала почувствовать значеніе политической силы, которой правительственный классъ не зам'вчаль прежде или на которую онъ свысока смотр'влъ какъ на вспомогательное орудіе управленія: этой силой была всенародная воля» 1).

Шуйскій никакъ не предполагалъ въ Борисъ такого сильнаго соперника, никакъ не думалъ, что народъ такъ любилъ Бориса и что, не смотря на всъ слухи, которые онъ распускалъ о Борисъ Годуновъ, этотъ, по словамъ Пушкина, «вчерашній рабъ, зять палача и самъ въ душъ палачъ, возьметъ вънецъ и бармы Мономаха», а онъ, самый родовитый бояринъ, долженъ будетъ ему присягнуть и подчиниться. Что происходило въ душъ Шуйскаго — понятно. Такое подчиненіе было для него страшнымъ позоромъ, для смытія котораго онъ былъ готовъ, на все и, кромъ того, оно совершенно не входило въ планы партіи, поддерживавшей Шуйскаго, уничтожало всъ ея надежды.

Шуйскій однако не унываль. Онъ только увидёль, что для достиженія своихъ цілей прежде всего конечно нужно было устранить Бориса Годунова, а затемъ и другого человека, Оедора Никитича Романова, имъвшаго права на престолъ, равныя съ первымъ, и пользовавшагося почти такимъ же расположениемъ народа 2). Ни на того, ни на другого, Шуйскій сначала не обратилъ вниманія. Өедоръ Ивановичь Мстиславскій, хотя и стояль въ числё знатныхъ родовъ, но, подобно отцу, по своему характеру первое мъсто уступалъ князю Василію Ивановичу Шуйскому, превосходившему его живостью, способностью къ начинанію діла, многочисленностью сторонниковъ 3). Такимъ образомъ начинается борьба, борьба тайная, внутренней пружиной которой быль безъ сомнинія Шуйскій. Открывается она тёмъ, что Богданъ Б'ёльскій, посланный строить городъ Борисовъ, какъ говорять иностранцы, объявиль себя самостоятельнымь царемь 4). Попытка оказалась слишкомъ ранней, да кромъ того самъ Бъльскій не находиль поддержки среди бояръ, у которыхъ былъ болъе родовитый, а потому и болъе надежный представитель. А потому попытка эта не имъла никакихъ положительныхъ результатовъ.

<sup>1) «</sup>Боярская дума, 1-е изд., стр. 372».

<sup>2) «</sup>Присвоеніе же, говоритъ Котошихинъ, имѣя къ царю Ивану Васильевичю такое: понеже роду ихъ Романовыхъ за царемъ Иваномъ Васильевичемъ была Настасъя Романовна»... Котошихинъ, изд. 3-е, Спб. 1884 г., стр. 4.

<sup>3) «</sup>Kniaż Mscislavski najprzedniejczy tych czasów człowiek w Moskwie, i dobry, chotliwy człowiek, wielkiej moderacyi, chóćby mu przed inszemi za jego zacnością do tego otwartsza była droga, nigdy nie był ambitiosus, i owszem publice się deklarował, że jako, sam być nie chce hospodarem, tak i żadnego z swojej braci nie chce hospodarem mieć». — Piśma S. Żolkiewskiego, wydał August Bielowski, Lwów, 1861 г. стр. 67 и сл.

<sup>4)</sup> Караменнъ, т. XI, стр. 58.

Въ скоромъ времени, Борису Годунову былъ поданъ доносъ на Романовыхъ, принесенный дворовымъ человъкомъ и казначеемъ боярина Александра Никитича Романова, Бартеневымъ, что Романовы задумали отравить Бориса 1). Окольничій Салтыковь, производившій следствіе, нашель метшокь съ кореньями, привезь его на дворъ къ патріарху и высыпалъ коренья передъ собравшимся народомъ. Привели Романовыхъ, Оедора Никитича събратьями. «Бояре же иногіе на нихъ аки звъри пыхаху и кричаху», такъ что обвиненные не могли оть такого «многонароднаго шуму» ничего отвъчать 2). Дёло окончилось ссылкой Романовыхъ, въ которой всё они и умерли, кромъ Өедора Никитича, постриженнаго въ монахи подъ именемъ Филарета и Ивана Никитича, которые пережили свое несчастье. Кто были эти «многіе бояре», которые «пыхаху аки звъри» для того, чтобы обвиненные не могли оправлаться-логадаться не трудно.

Такимъ образомъ, Романовы, хотя на время, сошли со сцены и уже не были страшны для Шуйскаго 3). Значить, правъ быль Иванъ Васильевичъ Грозный, когда еще въ 1553 году говорилъ Романовымъ: «А вы Захарьины чего испужалися: али чаете бояре васъ пощадять; вы отъ боярь первые мертвецы будете» 4).

Не такъ легко было бороться съ Борисомъ Годуновымъ. Всъ попытки, направленныя противъ него, не только не приносили никакихъ положительныхъ результатовъ, но лишь ухудшали положеніе самого Шуйскаго. Это можно видёть изъ того, что Борисъ нъсколько разъ удаляль Шуйскихъ отъ двора, постоянно слъдилъ ва ними и следилъ довольно сильно 5). Очевидно, что такимъ образомъ достигнуть чего-нибудь было трудно, почти невозможно. «Бориса, говорить С. М. Соловьевъ, можно было свергнуть только самозванцемъ». Къмъ былъ подставленъ самозванецъ, для кого это было выгодно-это вопросы, надъ которыми долго мы останавливаться не будемъ. Приведемъ только метеніе С. М. Соловьева, который говорить, что «самозванець быль подставлень вы Москвъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ник. Лът., т. VIII. стр. 42 сл. <sup>2</sup>) Ник. Лътоп., VIII, стр. 43.

<sup>3)</sup> Притязанія Романовыхъ и ихъ отношеніе къ Шуйскимъ выразвлись совершенно опредъленно нъсколько позже, именно въ 1608 г. Когда второй самозванецъ подходилъ къ Москвъ, противъ него были высланы войска, въ которыхъ «нача быти шатость, хотяху царю Василію измёнити». Во главё же войска стояль одинь взъ Романовыхъ, Иванъ Никитичъ; во главъ же возставшихъ видимъ кн. Ив. М. Катырева, кн. Оедора Никитича Романова и кн. Ивана Оед. Троекурова, его шурина. Движеніе это, по словамъ проф. С. Ө. Платонова, не было медкимъ замысломъ отдъльныхъ лицъ, а исходило изъ вліятельнаго круга Романовыхъ. Сказанія и пов'єсти, стр. 211, также прим. 5.

<sup>4) «</sup>Царствен. кинга», стр. 344.

<sup>5)</sup> Соловьевъ, VIII, стр. 76.—Карамяннъ, т. XI, стр. 63.

тамошними врагами Годунова». Мнъніе это вполнъ справедливо и заслуживаеть полнаго довърія темь болье, что вь боярской практикъ быль уже одинь, впрочемь только по идеъ, подобный случай. «Смута, говоритъ г. Забълинъ, издавно гнъздилась въ государевомъ дворъ и всегда болъе или менъе жарко вспыхивала, какъ скоро ей открывался выходъ на Божій свёть. Еще за сто слишкомъ лёть до появленія самозванца, она уже вполнъ ясно обозначала свои стремленія, и ціли. Она и тогда уже пробовала начать діло самозванцемъ». Здёсь г. Забёлинь разумёеть слухь, распространенный недовольной партіей боярь по случаю развода перваго царя Василія Ивановича съ неплодною супругой Соломоніей. Говорили, что она родила сына Георгія, котораго тайно скрывала до его возрсста, надъясь, когда будеть онъ царемъ, отомстить свое оскорбленіе 1). Нътъ ничего невозможнаго поэтому, если бояре прибъгли къ къ тому же средству и здёсь, для нихъ «нужно было орудіе, которое было бы такъ могущественно, что могло свергнуть Бориса Годунова и въ то же время такъ ничтожно, что послъ легко было отъ него отдёлаться и очистить престоль». 2). Мнёніе это часто встрвчается въ русскихъ хронографахъ, гдв говорится, что Борисъ навлекъ на себя ненависть чиноначальниковъ всей русской земли, отчего «много напастныхъ золъ на него возстали и доброцвътущую царства его красоту внезапно низложили». Самъ Борисъ виновникомъ появленія самозванца считаль, какъ онъ это высказаль при первыхъ слухахъ о появленіи его, боярскую партію, враждебно настроенную противъ него, т. е. партію Шуйскаго. Партія эта оправдала подозрѣнія Бориса, лишь только Лжедимитрій вступиль въ московскіе предълы.

Въ самомъ дёлё является самозванецъ и въ союзё съ поляками идеть на Москву. Посланные противъ него Борисомъ Годуновымъ воеводы, Петръ Шереметевъ, и Михайло Салтыковъ (производившій слёдствіе надъ Романовыми), говорять, что трудно бороться противъ природнаго государя. Самозванецъ беретъ Черниговъ, Путивль, осаждаеть Новгородъ-Сѣверскъ, а воевода князъ Дмитрій Шуйскій стоить у Брянска, почти въ Новгородъ-Сѣверскъ, и не думаетъ идти на помощь отбивающемуся тамъ Басманову 3). Самозванецъ, почти безпрепятственно подвигается впередъ, все ближе и ближе подходить къ Москвъ, разсылаетъ грамоты къ боярамъ и къ народу. Народъ недоумѣваетъ, народъ не можетъ примирить массы противорѣчій, происходящихъ на его глазахъ, отказывается понять, какъ это могъ царевичъ Димитрій, зарѣзавшійся и погребенный въ Угличъ, оказаться живымъ и предъявить

<sup>1)</sup> Мининъ и Пожарскій, Ив. Забълина, 1883 г., стр. 2 и 115, прим. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соловьевъ, VIII, стр. 85.

<sup>3)</sup> Ник. Летоп., VIII, стр. 60 сл. 65.

требованія на престоль. Народь обращается къ Шуйскому, который съ лобнаго м'вста заявляеть, что царевичь живъ, спасся и теперь идеть въ Москву. Воцаряется самозванецъ, очищаетъ престоль отъ Бориса Годунова и Шуйскій немедленно же приступаетъ къ исполненію своихъ плановъ. Однако было еще рано. Заговоръ открывается и Василій Ивановичъ Шуйскій чуть было не поплатился жизнью, какъ главный зачинщикъ. Только великодушіе Лжедимитрія спасло его и дало возможность, спустя н'вкоторое время, сдёлать вторую попытку, бол'ве удачную, чёмъ первая, и наконецъ добиться своего.

Въ ночь съ шестнадцатаго на семнадцатое мая 1606 года, Лжедимитрій былъ сверженъ Василіемъ ІПуйскимъ 1). Черезъ два дня на Красной площади собрались бояре, придворные чины, духовенство и небольшая толпа разночинцевъ для выбора патріарха, который долженъ былъ стать во главъ временнаго правленія и созвать земскій соборъ для выбора царя.

Понятно, что Шуйскій, послё столькихъ перипетій почти достигпій своей зав'єтной ціли, не могъ допустить этого избранія и еще разъ
подвергнуться случайностямъ. Онъ р'єшилъ употребить это собраніе
для своихъ цілей. На предложеніе бояръ выбрать патріарха, изъ
толпы крикнули, что царь нужніе патріарха и что царемъ долженъ
быть Василій Ивановичъ Шуйскій. Такимъ образомъ Шуйскій достигъ
желанной ціли, былъ избранъ на престоль, но избранъ не только
не «всей Россійской областью», не «всёми государствами Россійскаго царствія», какъ обыкновенно выражались, когда избраніе
было правильнымъ, не только безъ согласія всей земли, но даже
безъ согласія и в'єдома всёхъ жителей Москвы—«малыми н'єкими
отъ царскихъ палатъ». «Безъ Божія, мню, говорить Тимовеевъ,
авторъ «Временника», его избранія же и благоволенія с'єдша,
ниже по общаго всеа Русіи градовъ людцкаго сов'єта себ'є составлыша, но самоизвольн'є...» 2).

По правильному выраженію Соловьева, заимствованному имъ отъ современниковъ событія, Василій Ивановичъ Шуйскій былъ «выкрикнутъ» своей партіей. Не смотря, однако, на это, онъ спѣшитъ занять престолъ, предложенный небольшой кучкой его сторонниковъ, заинтересованныхъ лично въ этомъ избраніи, не желаетъ рисоваться подобно Борису Годунову, боится по его примъру созвать земскій соборъ. Будучи въ зависимости отъ своихъ избирателей онъ, быть можетъ, противъ своей воли, даетъ ограничи-

<sup>1)</sup> Ник. лът. VIII, стр. 74 сл.

<sup>2)</sup> С. Ө. Платоновъ, стр. 155, примъч. На это же указываетъ Жолкъвскій, довольно симпатично расположенный къ Шуйскому. «Pisma St. Zolkiewskiego, wydal A. Bielowski Lwòw, стр. 12»: «...Кпіах Wasyl Szujski z pomocą tychźe, którzy mu tego pomagali, trzeciego dnia penem się uczynil».

тельную грамоту, хотя ему и говорили, что «въ Московскомъ государствъ того не повелось искони»<sup>1</sup>).

Любопытно, какъ Шуйскій, воспользовавшись услугами своей партіи, хотъль избавиться отъ нея, отъ той зависимости, которой отъ него требовала его партія. Съ этой цълью, онъ, какъ говорить лътопись, пытался было дать ограничительную грамоту, которой требовали его сторонники для гарантіи себя, въ пользу «всей земли», что «ему ни натъ къмъ ничево нездълати безъ собору никакова дурна» 2). Однако, бояре замътили эту уловку и заставили его присягнуть на томъ, чтобы ему «никакого человъка, не осудя истиннымъ судомъ съ бояре своими, смерти не предати и т. д.» 3). Мало, впрочемъ, они выиграли этимъ. Шуйскій и здъсь остался Шуйскимъ. Не успъвъ пустить въ ходъ свою уловку для того, чтобы имъть право быть независимымъ отъ своей партіи, онъ освободилъ себя способомъ, который практиковалъ не разъ, т. е. просто забылъ свои клятвы, какъ забывалъ и всё предъидущія 4).

Фактически, такимъ образомъ, правильно или нътъ, Шуйскій быль царемъ. Ему не доставало только законной санкціи, ему котблось увърить и другихъ въ законности своего новаго положенія. Съ этою цёлью, Шуйскій, сейчась же по вступленіи на престоль, начинаеть разсылать отъ своего лица, отъ имени царицы Мареы Нагой, окружныя грамоты і), въ которыхъ старается доказать: 1) что царевичь Димитрій быль убить Борисомъ Годуновымъ и слъдовательно свергнутый царь—самозванець; 2) что самь онъ имъеть права на престолъ вслъдствіе древности и знатности своего рода, а также родства съ угасшей династіей; 3) что избранъ онъ вполнъ законно. Съ этой же целью онъ перенесъ изъ Углича мощи царевича Димитрія. Однако, ни грамоты, ни перенесеніе мощей, не достигли цёли, не принесли Василію Ивановичу Шуйскому ни симпатіи, ни довърія его подданныхъ. Въ самомъ дълъ, могли ли русскіе люди пов'трить всему этому, зная характеръ Шуйскаго, какъ нельзя лучше выяснившійся въ теченіе смуты, могли ли они полагаться на слова и клятвы, которыя онъ столько разъ и такъ легко нарушалъ? Конечно, нътъ. Между царемъ и государствомъ не существовало, такимъ образомъ, никакой нравственной связи, никакой симпатіи, не было ничего общаго. Большинство какъ

<sup>1)</sup> Ник. лѣт. VIII, стр. 76. «Собр. Госуд. Грам. и Договоровъ», т. II, № 141, стр. 299.

<sup>2)</sup> Ник. лът. VIII, стр. 76.

<sup>3) «</sup>Собр. Государ. Грам. и Договоровъ», т. II, стр. 299.

<sup>4) «</sup>Царь Василій, говорить лівтопись, вскоре по воцареніи своемъ не помня своего обінцанія начать истяти людемъ, которые ему сгрубища». Ник. лівт. VIII, стр. 77.

<sup>5) «</sup>Собр. Госуд. Грам. и Договоровъ», т. II, №№ 141, 142, 144, 146, 147 и друг.

высшихъ классовъ, такъ и низшихъ, относилось къ Шуйскому презрительно. Въ глазахъ русскихъ людей онъ стоялъ такъ низко, что отъ него могли ждать какихъ угодно подлостей; по ихъ мнёнію, не было подлости, на которую не былъ бы способенъ Шуйскій. Убійство царевича Димитрія, которое мы приписали ему и которое объяснило многое въ жизни Шуйскаго, было совершенно въ его духъ. Однако, такой внутренній разладъ въ государствъ, особенно въ государствъ, растроенномъ смутой, долго скрываться не могъ, вспыхнулъ новый мятежъ, въ которомъ приняла участіе и партія боярской знати, разочаровавшаяся въ своихъ надеждахъ и Шуйскій былъ сверженъ. «Нечестивъ бо всяко и скотольпенъ, говоритъ Тимоееевъ 1), царствова во блудъ и кровопролитіи неповиныхъ кровей, къ симъ же и во вражбахъ богомерскихъ, ими же мня ся во царствіи утвердити. Сего ради царство его малольтно пребысть».

Вл. Б-скій.



<sup>1)</sup> С. Ө. Платоновъ, стр. 156.



## ВОСПОМИНАНІЯ С. В. СКАЛОНЪ (УРОЖДЕННОЙ КАПНИСТЪ).

Ъ РАСПОРЯЖЕНІЕ редакціи «Историческаго Вѣстника» переданы воспоминанія Софьи Васильевны Скалонъ, дочери извъстнаго писателя прошлаго въка, автора комедіи «Ябеда», В. В. Капниста. Эти воспоминанія представляють своего рода «семейную хронику» Капнистовъ, ибо авторъ въ живомъ разсказъ рисуетъ не только жизнь своего родного

дома, начиная повъствованіе съ своего ранняго дътства, но и семейную жизнь другихъ братьевъ автора «Ябеды», не пріобръвшихъ, правда, извъстности послъдняго, однако же примъчательныхъ или по своей службъ, или въ качествъ довольно яркихъ и типическихъ представителей помъщичьей среды въ Малороссіи. Не безъинтересна въ нъкоторыхъ случаяхъ и судьба двоюродныхъ братьевъ и сестеръ автора воспоминаній, о которой онъ повъствуетъ подчасъ увлекательно и характеристично. Кромъ того, въ воспоминаніяхъ мы встръчаемъ нъкоторыя свъдънія о Г. Р. Державинъ и его женъ, теткъ Капнистовъ, о Д. П. Трощинскомъ, министръ юстиціи въ царствованіе Алексиндра I, (при чемъ замътимъ, что личность и жизнь знаменитаго сановника нарисованы авторомъ очень рельефно и со многими любопытными подробностями), свълънія о Муравьевыхъ-Апостолахъ (объ отцъ и сыновьяхъ-декабристахъ); разсказъ о печальной судьбъ декабриста Н. И. Лорера, со словъ котораго авторъ набросалъ мрачную и тяжелую картину сибирской жизни ссыльныхъ декабристовъ и пр.

Авторъ предлагаемыхъ воспоминаній (они написаны въ 1859 г.), повидимому, не предназначалъ ихъ для печати, намъреваясь огра-

ничиться тёснымъ семейнымъ кругомъ, и поэтому редакція нашла нужнымъ исключить изъ нихъ тё мёста, которыя не представляють общаго интереса, и касаются исключительно домашнихъ дёлъ.

T.

Мое дётство.—Отецъ и мать.—Дёдъ мой В. П. Капнистъ и бабушка Софья Андреевна.—Ихъ сыновья—Николай, Петръ, Андрей и Василій Васильевичи Капнисты.—Оригинальная женитьба Н. А. Львова на М. А. Дьяковой (старшей сестрё моей матери) съ помощью моего отца.—Наша деревня Обуховка во всё времена года.—Страничка изъ біографіи отца.—Какъ складывалась наша дётская жизнь?— Мать-воспитательница. — Нёмецъ Кирштейнъ, француженка-горбунья, французъ-дядька и французъ-анахоретъ.—Нёсколько чертъ для характеристики моего отца.

Я помню себя съ четырехъ-лътняго возроста; помню, что въ то время я имъла старшую сестру уже зрълыхъ лътъ и четырехъ братьевъ, трехъ старше меня и одного младше; помню маленькій домикъ въ три комнаты, съ мезониномъ, съ небольшими колонками, съ стеклянной дверью въ садъ и съ цвътникомъ, который мы сами обработывали и который былъ окруженъ густымъ и высокимъ лъсомъ. Тутъ мы жили съ няней, старушкой доброй и благочестивой, которая, выкормивъ грудью мою старшую сестру и старшаго брата, такъ привязалась къ нашему семейству, что, имъя своихъ дътей и впослъдствіи внуковъ не болъе какъ въ 14-ти верстахъ, не оставляла насъ до глубокой старости и похоронена близь моихъ умершихъ братьевъ и сестеръ на нашемъ общемъ семейномъ кладбищъ.

Моя мать, истинный ангель красоты какь душевной, такь и тълесной, жила часто въ одиночествъ въ деревнъ Обуховкъ, занимаясь воспитаніемъ дётей и выполняя въ точности священный долгъ матери; однако, она ръшалась поручать насъ и нянъ, въ преданности, усердіи и опытности которой была ув'трена, единственно потому только, что имъла несчастіе терять первыхъ дътей (изъ 15-ти у нея осталось только шесть); помню какъ во снъ, что, вставая съ восхожденіемъ солнца, няня наша долго молилась передъ образомъ св. мучениковъ Антонія и Өеодосія, висъвшихъ въ углу нашей комнатки, съ усердіемъ и съ большимъ умиленіемъ клала земные поклоны; потомъ будила насъ, одъвала и, послъ короткой молитвы вслукъ, которую сама намъ подсказывала, — напоивъ насъ молокомъ или чаемъ изъ смородиннаго листа, отсылала старшихъ братьевъ съ старымъ слугой Петрушкой въ домъ къ матери, а съ нами, съ братомъ Алексемъ и со мной, надевъ намъ черезъ плечо въ награду за послушание мъщечки изъ простой пестрой матеріи, спъшила въ лъсъ собирать, по нашему желанію, если это было осенью, между листьями упавшія л'єсныя яблоки, груши и сливы, которыя и сохраняла зимой.

Нашъ отецъ былъ очень добрый, любилъ насъ, какъ нельзя больше; бывая дома, онъ собиралъ всёхъ насъ, гулялъ съ нами и забавлялъ насъ, чёмъ только могъ.

Дъдъ мой, Василій Петровичъ Капнистъ, отважный воинъ, сдълавшійся изв'єстнымъ въ Малороссіи, быль родомъ грекъ; свою службу онъ началъ подъ знаменами Петра Ведикаго въ несчастный Прутскій походъ, неоднократно разбиваль партіи крымцевь и ногайскихъ татаръ и въ 1734 году, будучи сотникомъ Слободскаго полка, отличился примерной храбростью, отрезавъ калмыцкаго владельца Дондука-Омбо, впоследстви союзника русскихъ, отъ Изюмскихъ предвловъ; потомъ въ 1736 году онъ находился въ Крымскомъ походъ подъ начальствомъ графа Миниха и за оказанное мужество пожалованъ полковникомъ Миргородскимъ. Въ следующемъ году Капнистъ съ малороссійскими, чугуевскими и донскими казаками находился при взятіи Минихомъ Очакова. Въ 1738 году съ своимъ полкомъ разорилъ молдавскій городъ Сороки, перерубилъ и взялъ въ плвнъ множество турокъ, обратилъ въ пепелъ непріятельскіе магазины. Участвовалъ въ Хотинскомъ сраженіи и въ другихъ дълахъ, за что награжденъ нъсколькими деревнями. Въ 1744 году императрица Елисавета поручила Капнисту сочинить вмъстъ съ инженеръ-подполковникомъ Боскетомъ подробную карту россійскимъ Заднвировскимъ мвстамъ. Они исполнили это въ полмъсяца. Въ началъ 1750 года Капниста постигло несчастіе: онъ быль арестовань, отръщень оть должности и преданъ суду по ложному доносу войсковаго товарища Звенигородскаго, обвинившаго его въ измънъ. Для разслъдованія этого дъла была наряжена въ Кіевъ секретная комиссія подъ предсъдательствомъ генерала Леонтьева. Но впоследствии Капнисть доказалъ свою невинность и быль оправданъ. Императрица 18-го января 1757 года возвратила ему свободу и имъніе, произвела въ бригадиры, пожаловала 1000 червонныхъ и опредълила начальникомъ надъ Слоболскими полками.

Въ семилътнюю войну Капнистъ находился въ сражении съ пруссаками при Гроссъ-Эгернсдорфъ 19-го августа, гдъ былъ убитъ на полъ сражения. Тъла его не могли отыскать; на полъ битвы нашли лишь его отрубленную руку съ перстнемъ и окровавленную саблю, которая и теперь хранится въ нашемъ семействъ.

Наша бабушка, Софья Андреевна, оставшись вдовою, жила въ Обуховкъ. Хотя она происходила изъ хорошей дворянской фамиліи въ Малороссіи (Дунина-Барковскаго), но была мало образована. Недостатокъ образованія искупался въ ней природнымъ умомъ. Владъя большимъ имъніемъ мужа, состоявшимъ изъ 6000 душъ въ разныхъ губерніяхъ Малороссіи, — имъніемъ неустроеннымъ и,

слъдственно, малодоходнымъ, она, не смотря на это, употребляла всъ средства, чтобы дать хорошее образованіе своимъ четыремъ сыновыямъ: Николаю, Петру, Андрею и Василію, — помъстя ихъ въ лучшій того времени петербургскій пансіонъ. Бабушка часто навъщала ихъ и, по желанію императрицы Елисаветы Петровны, была представлена ко двору въ своемъ національномъ богатомъ малороссійскомъ костюмъ, который состоялъ изъ широкаго штофнаго на фижмахъ роброна, вышитаго съ низу до верху жемчугомъ, изъ такой же кофты и такъ-называемаго кораблика на головъ въ родъ русскаго повойника, но съ двумя острыми зубцами, украшенными драгоцъными камнями. Я помню этотъ костюмъ по ея портрету.

Она была красавица въ полномъ смыслѣ этого слова, съ прелестными черными глазами, съ правильными чертами и съ удивительно пріятнымъ выраженіемъ лица.

Дътей она очень любила и до того баловала, что всякій годъ посылала къ нимъ въ Петербургъ обозъ съ разными съъстными припасами: съ вареньемъ, съ сухими фруктами, съ масломъ и съ разнымъ соленьемъ. Нашъ отецъ разсказывалъ намъ, что они получали разную птицу: индъекъ, дрофъ, гусей, утокъ и проч. Она складывала все это въ бочку и заливала топленымъ масломъ.

Окончивъ образованіе, братья всё начали службу сержантами въ гвардіи. Старшій братъ, Николай Васильевичъ, какъ любимецъ матери и избалованный ею, —всегда какъ-то отдёлялся отъ братьевъ своихъ и не былъ въ дружбё съ ними; три же меньшихъ брата любили другъ друга. Особенно были необыкновенны и трогательны отношенія Петра Васильевича къ моему отцу Василію Васильевичу. Всё братья недолго оставались въ Петербургъ: Николай Васильевичъ вышелъ въ отставку по приказанію матери своей и женился въ Малороссіи тоже по ея приказанію на дъвицъ хорошей фамиліи, съ небольшимъ состояніемъ, вовсе не любя ее, отчего она и была впослёдствіи истинной страдалицей всю свою жизнь.

Андрей Васильевичь, при выдающихся способностяхь, учившійся лучше другихъ братьевь, къ несчастью, заболёль и сошель съ ума. Говорять, что причиной тому была любовь; онъ быль неравнодушенъ къ императрицѣ Екатеринѣ II, и эта страсть его погубила.

Петръ же Васильевичъ, будучи красавцемъ и узнавъ, что онъ замъченъ государыней, не внимая мольбамъ и убъжденіямъ друга и брата своего Василія Васильевича, бросилъ службу и бъжалъ изъ Россіи въ Англію. Тамъ онъ жилъ нъсколько лътъ и, наконецъ, возвратился въ Малороссію съ женою, прелестною англичанкой, не знавшей ни слова по-русски. Бабушка приняла ее ласково изъ одного сожалънія, называя ее бъдной нъмой.

Мой отець, Василій Васильевичь, оставался долье всыхь въ Пе-

тербургъ; онъ имълъ тамъ большія знакомства, большія связи. Всегда веселый и любезный, онъ былъ любимъ всъми и по справедливости назывался всегда душой общества.

Имъ́я призваніе къ поэзіи и любя ее, онъ познакомился въ то время и подружился съ своимъ своякомъ Гавріиломъ Романовичемъ Державинымъ, съ Хемницеромъ и съ Николаемъ Александровичемъ Львовымъ. Съ послъ́днимъ онъ былъ въ тъ́сной дружбъ́, которую и доказалъ ему своимъ самоотверженіемъ. Мой отецъ, помолвленный уже съ моею матерью, дочерью статскаго совъ́тника Дьякова, воспитывавшейся въ Смольномъ монастыръ́, зная, что другъ его Н. А. Львовъ страстно влюбленъ въ старшую сестру ся, Марію Алексъ́евну, руки которой нъсколько разъ тщетно просилъ (онъ не имъ́лъ никакого состоянія), наканунъ̀ своей свадьбы, ръщился для своего друга на такой поступокъ, отъ котораго, пожалуй, зависъ́ла и его собственная участь.

Часто вытажая съ своей невъстой то съ визитами, то на балы, и всегда въ сопровождении Маріи Алекствены, отецъ воспользовался послъднимъ обстоятельствомъ. Отправившись наканунт своей свадьбы на балъ, онъ, вмъсто того, чтобы подътхать къ дому знакомыхъ, подътхалъ къ церкви, гдт уже поджидали Львовъ и священникъ и гдт все уже было готово для вънчанія.

Послѣ вѣнчанія они разъѣхались изъ церкви въ разныя стороны,—Львовъ къ себѣ, а отецъ съ невѣстой и ея сестрой на балъ, гдѣ поджидавшіе братья моей матери удивлялись ихъ позднему пріѣзду.

Вскоръ Львовъ получилъ отъ правительства назначение ъхать за границу съ какими-то поручениями и только черезъ два года возвратился, выполнивъ съ такимъ успъхомъ возложенное на него дъло, что императрица Екатерина П въ награду пожаловала ему значительное имъніе; тогда родители Марьи Алексъевны согласились на его бракъ съ ней, ибо она въ продолженіе этихъ двухъ лътъ ни за кого другого не хотъла выдти замужъ, отказавъ нъсколькимъ весьма достойнымъ женихамъ.

Можно представить себѣ удивленіе родителей и всѣхъ родныхъ, когда мой отецъ объявиль имъ, что Марья Алексѣевна и Львовъ уже два года какъ обвѣнчаны и что онъ главный виновникъ этой свадьбы! Львовъ до смерти сохранилъ къ моему отцу дружескія отношенія. Послѣ своей женитьбы, отецъ вышелъ въ отставку и переселился съ молодой женой въ Малороссію, въ деревню Обуховку, гдѣ жила наша бабушка, а его мать. Старуха третью невѣстку приняла очень холодно, не смотря на ея ангельскую душу, на кротость характера и на чудную красоту; старуха не любила ее потому, что она была русская и не называла ее иначе какъ «московка».

Только тогда старуха полюбила и оценила свою невестку,

когда, оставшись одна въ деревнъ, разбитая параличемъ, она жила лишь благодаря заботамъ и неусыпнымъ попеченіямъ «московки», ни на минуту не перестававшей ухаживать за ней до самой смерти.

Старшій сынъ ея, Николай Васильевичь, перевхаль въ то время въ другую деревню,— куда по смерти перевезенъ былъ и прахъ матери его. Она умерла, оставивъ ему лучшія земли и лучшія имѣнія, все движимое богатство, драгоцѣнные камни, жемчуги и серебро; Петру же Васильевичу и нашему отцу ничего не досталось, кромѣ имѣній. Не смотря на это, они всегда уважали Николая Васильевича, какъ старшаго брата, во всѣхъ важнѣйшихъ житейскихъ обстоятельствахъ прибѣгая къ его совѣтамъ. Имѣніе братьевъ Петра Васильевича и Василья Васильевича оставалось до смерти ихъ нераздѣльнымъ. Мой отецъ желалъ только, чтобы чудная деревня Обуховка принадлежала ему и впослѣдствіи говаривалъ намъ, что еслибы она ему не досталась, онъ рѣшительно оставиль бы отечество, переселившись въ Америку.

Всъмъ извъстно, что Малороссія считается однимъ изъ лучшихъ краевъ Россіи, по своему умъренному климату, по богатой растительности и по живописнымъ мъстамъ, которыми славятся берега и окрестности Инвпра: живописныя места встречаются и по быстрой, прозрачной, извилистой ръкъ Псёлу, правый берегь котораго круго возвышается и покрыть разнороднымъ лъсомъ, среди котораго неръдко гордо высятся могучіе стольтніе дубы, и ущельями разнопвътнаго песку; лъвый же берегь почти вездъ плоскій, широко разстилается то убъгающими вдаль зелеными лугами, то тянется однообразной желтой, песчаной полосой, то вдругъ покрывается тънистыми рощами. Въ одной изъ этихъ мъстностей, на правомъ берегу Псёла, на уступъ горы, покрытой густымъ лъсомъ, до сихъ поръ стоить еще небольщой домикъ, крытый соломою и защищенный отъ съвера горою, тоть самый домикъ, который мой отецъ описалъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, начинавшемся такъ:

> «Пріютный домъ мой подъ соломой, «По мнъ ни низокъ, ни высокъ, «Для дружбы есть въ немъ уголокъ»...

Изъ оконъ этого дома открывается даль версть на двадцать, покрытая лугами и селеньями. При восходъ солнца или вечеромъ при лунномъ свътъ этотъ видъ бывалъ очарователенъ: особенно онъ бывалъ хорошъ, когда луна серебристымъ столбомъ блестъла надъръкой, въ которую смотрълись покрытыя густымъ лъсомъ горы, при шумъ мельницъ, похожемъ на въчный шумъ водопада и при немолчныхъ треляхъ и раскатахъ соловьевъ, оглашавшихъ чуткосиящій воздухъ упоительнымъ пъніемъ. Въ разное время года измънялись и виды этого очаровательнаго уголка. Весною, когда

снътъ начиналъ таять и когда съ вершинъ ущельевъ и горъ при блескъ солнечныхъ лучей сбътали журчащіе ручейки, — видъ въ нъсколько дней измънялся: ръка выступала изъ береговъ, луга верстъ на шесть покрывались водою и являли видъ моря, съ голыми деревьями, торчавшими въ водъ на подобіе мачтъ. При тихой погодъ эти окрестности, залитыя водой, походили на обширное зеркало. Съ убылью воды въ разныхъ мъстахъ начинали показываться зеленые острова, надъ которыми иногда слышалось громкое пъніе жаворонковъ, чириканье разныхъ весеннихъ птицъ и гдъ по временамъ уже показывался заблудшій скотъ, съ наслажденіемъ щипавшій свъжую и мягкую траву.

Вотъ, наконецъ, ръка вошла въ свои берега — и луга покрылись высокою усъянною цвътами травою, деревья и рощи зазеленъли, колеса мельницъ зашумъли своимъ водопаднымъ шумомъ, напоминан стихи моего отца, въ которыхъ онъ говоритъ:

- «Тамъ двадцать вдругъ колесъ вертятся, «За кругомъ посивщаетъ кругъ,
- «Алмазы отъ блестящихъ дугъ,
- «Опады, яхонты дождятся;
- «Подъ ними клубомъ быетъ жемчугъ.
- «Такъ призракъ счастья движетъ страсти,
- «Кружится ими цёлый свёть;
- «Догадливъ, кто отъ нихъ уйдетъ-
- Онъ все давять, рвуть на части,
- «Что имъ подъ жерновъ попадетъ».

Илощадь передъ мельницами покрывается сотнями телътъ съ мъшками хлъба, около которыхъ хлопочутъ толпы народа. Вечеромъ картина еще болъе оживляется огнями, которые разводятся, обыкновенно, людьми для ужина въ разныхъ мъстахъ по берегу ръки.

Лѣтомъ на лугахъ мелькаютъ съ блестящими косами косари, оглашая воздухъ веселыми пѣснями. Въ нѣсколько дней луга покрываются пышными копнами сѣна, являя взору изобиліе и плодородность этого благословеннаго края. Трудно нарисовать картину этой мѣстности осенью, когда, при тепломъ еще воздухѣ, деревья покрываются багряной листвой и плодами, а поля золотою жатвой! Какъ тогда великолѣпенъ видъ съ вершины горы на эту обширную и разноцвѣтную долину! Зима даже имѣетъ свои прелести; видъ ея великолѣпенъ въ то время, когда, при блескѣ солнечныхъ лучей, деревья, какъ напудренныя, покрываются блестящими искрами инея и когда порой мчишься на быстрой тройкѣ около сверкающаго бѣлизной лѣса по гладкому льду извилистаго Псёла.

Мой отецъ страстно любилъ свою родину и готовъ былъ жертвовать всёмъ состояніемъ для блага Малороссіи; при малейшемъ угнетеніи или несправедливости начальниковъ, онъ детёлъ въ Петер-

бургъ, бросалъ семейство, дълалъ долги (которые впрочемъ уплачивались всегда втайнъ другомъ и братомъ его Петромъ Васильевичемъ) и, сражаясь часто съ знаменитыми людьми, почти всегда возвращался побъдителемъ.

Въ 1785 году онъ написалъ оду свою противъ рабства, посвятивъ ее императрицъ Екатеринъ II, которая приняла ее благосклонно, пожаловала въ награду табакерку съ своимъ именемъ, осыпанную брилліантами, и тогда же уничтожила въ Россіи названіе раба.

Ода эта была напечатаната въ изданіи всѣхъ сочиненій моего покойнаго отца въ 1796 году. Въ послѣднемъ же изданіи Смирдина въ 1849 году она не пропущена цензурою.

Въ то же время онъ занимался процессомъ по имѣнію; этотъ процессъ причинилъ ему столько непріятностей и хлопотъ, что отецъ, наконецъ, рѣшился бросить его, пожертвовавъ 2,000 душъ; по этому поводу онъ написалъ первую и послѣднюю свою сатирическую комедію «Ябеду».

Двадцати трехъ лътъ онъ былъ избранъ губернскимъ предводителемъ въ Кіевъ и принималъ Екатерину II при ея проъздъ черезъ Кіевъ въ Новороссійскій край.

Въ это время была въ Кіевъ и его молодая жена, которая, будучи представлена государынъ, своей красотою обратила на себя общее вниманіе. Изъ переписки моихъ родителей я вижу, что отецъ довольно долго оставался въ Кіевъ, а мать одна съ дътьми и съ свекровью жила въ Обуховкъ, повидимому, нуждаясь во всемъ, не смотря на 6,000 душъ, которыми владъла въ то время наша бабушка. Въ одномъ изъ писемъ своихъ она пишетъ къ отцу моему: «Другъ мой Васинька! Пожалуйста, пришли мнъ поскоръе десять рублей, которые я заняла у матушки и которыми она мнъ докучаетъ и, если можно, еще пять рублей для покупки одъялъ дътямъ».

Въ другомъ письмъ мать моя пишеть къ нему же: «Прівзжай, другь мой, поскоръе,—у насъ здъсь страшные безпорядки; люди уходять, и скоро вся деревня уйдеть; не знаю причины, но думаю, что это происходить отъ того, что имъ неисправно дають пайки».

Въ парствованіе государя Павла I, мой отецъ получиль мѣсто директора императорскихъ театровъ въ Петербургѣ. Пользуясь постоянно милостью его величества, отецъ не могь и впослъдствіи говорить о немъ равнодушно, разсказывая намъ всегда съ особеннымъ чувствомъ уваженія многіе истинно благородные и великодушные поступки этого монарха.

Незадолго до своей кончины, императоръ Павелъ, въ знакъ особаго расположенія къ моему отцу, котълъ пожаловать ему богатыя имънія въ Малороссіи, но составленной объ этомъ пожалованіи бумаги государь вслёдствіе своей смерти не успълъ подписать.

«ИСТОР. ВЪСТН.», МАЙ, 1891 Г., Т. XLIV.

Такъ какъ отецъ по службъ своей обязанъ былъ жить въ Петербургъ и изръдка только пріъзжаль въ Малороссію, то мать послъ смерти своей свекрови жила одна съ семействомъ въ Обуховкъ. Когда же по какому-то случаю сгорълъ старый домъ, она переъхала жить къ дядъ нашему, Петру Васильевичу, чрезвычайно любившему ее, заботившемуся о ней, какъ отецъ, и помогавшему ей выстроить въ деревнъ тотъ домъ, въ которомъ впослъдствіи мы всъ жили и который о сю пору еще существуеть.

Въ 1801 году отецъ мой былъ избранъ генеральнымъ судьей или, какъ теперь именують, предсъдателемъ уголовной палаты въ Полтавской губерніи, проживая въ зимнее время съ семействомъ, обыкновенно, въ Полтавъ, а въ теченіе лътнихъ мъсяцевъ въ Обуховкъ. Хотя въ это время мнъ было только четыре года, въ моей памяти сохранилась и жизнь наша въ Полтавъ, и жизнь наша въ деревнъ.

Мнѣ особенно памятно, какъ въ Полтавѣ въ праздники приносили къ намъ маленькій театръ, называвшійся въ то время вертепомъ; театръ состоялъ изъ небольшой освѣщенной комнаты, гдѣ куклы представляли разныя сцены изъ священной исторіи: Адама и Еву съ змѣемъ, который искусилъ ихъ, царя Ирода, отсѣкавшаго головы младенцамъ и пр. Помню, какъ однажды явилась на сцену смерть съ длинною блестящею косой; я такъ испугалась, что заболѣла лихорадкой, продолжавшейся цѣлый годъ; съ тѣхъ поръ запретили къ намъ приносить «вертепъ», доставлявшій столько удовольствій.

Наша дётская жизнь складывалась такимъ образомъ. Насъ будили рано утромъ и въ зимнее время даже при свёчахъ; дядька Петрушка съ вечера приготовлялъ для насъ длинный столъ въ столовой, положивъ каждому изъ насъ листъ чистой бумаги, книги, тетради, перья, карандаши и пр. Послё длинной молитвы, при которой всё мы стояли рядомъ, а одинъ изъ насъ поочереди читалъ ее громко, мы садились на свои мёста и спёшили приготовить уроки къ тому времени, какъ проснется мать; тогда мы несли ей показывать, что сдёлали, и если она оставалась довольна нами, то, заставивъ одного изъ насъ прочесть у себя одну главу изъ евангелія или изъ священной исторіи, отпускала гулять, а впослёдствіи старшихъ братьевъ и на охоту, которую они очень любили.

Часто брать Алексвй, чтобы заслужить одобреніе матери и получить тоже позволеніе вхать съ братьями на охоту, приходиль къ ней очень рано утромъ и самъ предлагаль ей читать священную исторію—чёмъ она была чрезвычайно довольна, хвалила его, ставила намъ въ примёръ и въ награду отпускала всегда на охоту. Онъ очень любиль праздники и наканунё всегда приходилъ къ матери спрашивать: будемъ ли учиться завтра? Она всегда ссы-

лалась на календарь, говоря, что если кресть въ кругу, учиться не надо. Алеша и умудрился такъ искусно сдёлать кружки около крестовъ во всемъ календаръ, что праздники для насъ всъ были торжественными, и мы съ большимъ удовольствемъ ихъ праздновали по милости Алексъя. Календарь этотъ долго сохранялся у насъ въ домъ, и мать наша всегда съ улыбкой говорила, смотря на кружки: «экій плутъ, Алеша!» Но не смотря на праздники и на разныя другія развлеченія, всъ дъти, особенно мои братья, очень успъвали въ наукахъ, впослъдствіи выдержали всъ экзамены при вступленіи на службу безъ сторонней помощи, и этимъ обязаны единственно доброй, незабвенной матери нашей!

Только одинъ старикъ нъмецъ Кирштейнъ немного помогалъ ей. давая всёмъ намъ уроки нёмецкаго языка и ариометики, отчего братья мои и теперь не считають иначе, какъ по-нъмецки. Намъ всегда приказывали говорить мъсяцъ по-французски и мъсяцъ понъмецки; тому же, кто сказывалъ хотя слово по-русски (для чего нужны были свидътели), надъвали на шею, на простой веревочкъ, деревянный кружокъ, называемый, не знаю почему, калькулусомъ; отъ стыда мы старались какъ-нибудь прятать его и съ восторгомъ передавали другь другу. На листъ бумаги записывалось аккуратно, кто сколько разъ такимъ образомъ въ день быль наказанъ; въ концъ мъсяца всъ эти наказанія считались и перваго числа раздавались разные подарки тъмъ, кто меньшее число разъ былъ наказываемъ. По-русски намъ позволялось говорить только за ужиномъ; это была большая радость для насъ; и можно себъ представить, сколько было шуму и какъ усердно мы пользовались этимъ пріятнымъ для насъ позволеніемъ.

Разъ случилось, что мать, по чьей-то рекомендаціи, рѣшилась взять для меня старушку француженку, горбатенькую m-me du Faye; чтобы я болѣе упражнялась въ французскомъ языкѣ, меня помѣстили съ нею въ одной комнатѣ. Сначала француженкой были довольны; только братья никакъ не могли оставить ее въ покоѣ, рисуя ее съ ея горбомъ въ разныхъ смѣшныхъ видахъ. Но время показало, что она любила выпить, и что штофикъ съ водочкой стоялъ всегда подъ ея кроватью. А чтобы не слышно было запаха водки, она всегда съ аппетитомъ ѣла печеный лукъ, при запахѣ котораго я и теперь невольно вспоминаю мою бывшую гувернантку. Разумѣется, мать, узнавъ объ этомъ, немедленно отказала ей.

Такая же неудача была и съ дядькой-французомъ, m-r Coguet, котораго наняли для братьевъ и тоже очень скоро должны были отказать.

Послѣ двухъ такихъ неудачъ, въ домѣ у насъ никогда не было ни гувернера, ни гувернантки. Жилъ, правда, до самой своей смерти одинъ старичекъ французъ, m-r Asselin, котораго отецъ очень любилъ, помѣстивъ его въ нашемъ бывшемъ дѣтскомъ домикѣ. Старичекъ жилъ тамъ какъ какой-нибудь антикварій, никуда не показываясь: сильно страдая астмою, онъ боядся воздуха. Много читалъ, занимался химіей, особенно же архитектурой и постройкой храмика на террасъ, близь нашего дома.

Храмикъ этотъ назывался храмомъ умъренности; близь него были посажены три дерева: сосна, дикій каштанъ и дубъ. Онъ любилъ приготовлять разныя кушанья. (Въроятно, во Франціи онъ былъ гдъ-нибудь поваромъ).

Разъ онъ предложилъ намъ спечь какой-то чудесный пирогъ; мы, дъти, ожидали его съ нетерпъніемъ; на видъ онъ казался очень вкуснымъ; но сколько смъха и удивленія было, когда, при снятіи верхней части его, вылетъли изъ него до десяти воробьевъ и начали летать по всъмъ комнатамъ. Старикъ тогда же прислалъ поздравить насъ всъхъ съ первымъ апръля.

Мать не только одна, съ помощью лишь старшей своей дочери, занималась нашимъ воспитаніемъ, но и управляла всёмъ домашнимъ хозяйствомъ, а впослёдствіи и всей деревней. Тёмъ не менёе она находила еще время заниматься сама нёмецкимъ языкомъ, чтеніемъ, разными выписками изъ книгъ и съ большимъ усердіемъ лечила, по совёту доктора, бёдныхъ людей, приходившихъ къ ней со всёхъ сторонъ; въ этомъ случав, какъ и въ домашнемъ хозяйстве, она имёла усердную помощницу въ женё дядьки моихъ братьевъ, Натальв Митрофановне, женщине настолько умной, усердной и расторопной, что она сдёлалась необходимою въ доме. Наталья Митрофановна была въ такой доверенности у нашей матери, что иногда, желая что-нибудь получить, слёдовало сначала угодить ей чтеніемъ ея любимыхъ повёстей Геснера. Авелевой смерти и пр.

Обыкновенно, послѣ прогулокъ, мы всѣ съ работами, съ рисованьемъ и другими занятіями, собирались въ гостиную и залу, ибо намъ строго запрещали оставаться по своимъ комнатамъ. Отецъ очень любилъ, когда всѣ мы бывали въ сборѣ; обыкновенно, въ это время онъ приносилъ большіе букеты цвѣтовъ, часто самъ убирая ими наши головы. Онъ просыпался рано и лежалъ, обыкновенно, до десяти часовъ въ постели, занималсь своими сочиненіями, всегда прося, чтобы въ это время никто и ничѣмъ его не тревожилъ. Потомъ, одѣвшись въ сѣренькій фракъ (онъ никогда и дома не носилъ сюртуковъ) и взявъ фуражку и палочку, отправлялся въ садъ, который его очень занималъ и въ которомъ онъ любилъ устроивать всегда что-нибудь новое.

Послё обёда, отдохнувъ самое короткое время на диванё въ гостиной, выпивъ съ трубочкой свою чашечку кофею, онъ сходилъ по террасамъ внизъ въ свой любимый небольшой домикъ, выстроенный на берегу реки и окруженный высокимъ лёсомъ, гдё царствовалъ вёчный шумъ мельницъ и вечная прохлада; здёсь, по большей части, онъ писалъ все, что внушало ему вдохновеніе. Часто

мы видъли, что крестьяне, особенно казаки, жившіе въ деревнъ Обуховкъ, приходили туда толною за какимъ-нибудь совътомъ, или съ жалобою на несправедливости и притъсненія исправниковъ и засъдателей. Отецъ всегда ласково принималь ихъ, разспрашивалъ съ живымъ участіемъ обо всемъ и тотчасъ же относился къ начальству, требуя справедливости, за что всъ въ деревнъ не называли его не иначе, какъ своимъ отцомъ. Я помню, въ какое негодованіе, въ какой ужасъ, онъ пришелъ разъ, когда увидълъ, катаясь зимою по деревнъ въ сильный холодъ и морозъ, почти нагихъ людей, привязанныхъ къ колодамъ на дворъ за то, что они не платятъ податей! Онъ немедленно приказалъ отпустить ихъ. Онъ такъ былъ встревоженъ этимъ зрълищемъ, что, пріъхавъ домой, чуть было не заболълъ и впослъдствіи своимъ ходатайствомъ лишилъ исправника мъста.

Вообще онъ принималь живое участіе во всемъ, что касалось Малороссіи и какъ бы страдаль вмъсть съ нею; близко принимая къ сердцу нужды своего края, онъ почти всегда бываль грустень и въ дурномъ расположеніи духа. Его завътнымъ желаніемъ было возстановить прежнее благоденствіе и богатство Малороссіи, оживить народъ, помнившій еще свою свободу, но угнетенный и преслъдуемый несправедливостью земской полиціи того времени. Съ нами онъ развлекался только изръдка. По вечерамъ, послъ ужина (въ лътнее время мы ужинали всегда рано), онъ любилъ гулять въ саду, водилъ насъ по темнымъ аллеямъ и собиралъ вмъстъ съ нами по дорожкамъ лежавшихъ въ зелени свътлыхъ червячковъ, которыхъ, принеся домой, мы клали на террасу и на другой день тъшились ихъ свътомъ. Такимъ образомъ проходило наше дътство.

## TT.

Деревня Трубайцы—пмёніе дяди П. В. Капниста.—Къ характеристикъ дяди.— Его жена-англичанка.—Деревня Манжелея—имъніе дяди Ник. Васильевича.— Отепъ-деспотъ.— Буде такъ, якъ Софійка скаже!».—Дочери-красавицы.—Дочь затворшица и ея печальная судьба.

Мы часто гостили у нашего дяди Петра Васильевича, жившаго отъ насъ въ 70-ти верстахъ, въ деревнъ Трубайцахъ, которую онъ самъ устроилъ и въ которой на каждомъ шагу можно было встрътить доказательства довольства и счастья его крестьянъ. Деревня состояла изъ красивыхъ бълыхъ домиковъ съ чистыми дворами, со всъми нужными для хозяйства постройками, съ садиками, огородами, съ скирдами хлъба и съна, занимавшими большую часть дворовъ. Посреди деревни была выстроена имъ же хорошенькая церковь, окруженная садомъ, въ которую онъ постоянно и не смотря

ни на какую погоду, ходиль пъшкомъ по воскресеньямъ, и гдъ, по его просьбъ, священникъ всякій разъ долженъ быль говорить проповъдь не иначе, какъ на малороссійскомъ языкъ для того, чтобы крестьяне могли его лучше понимать.

Небольшой домикъ дяди былъ устроенъ вдали отъ селенія на островѣ, окруженномъ тростникомъ и болотистою рѣкою Хороломъ. Садъ былъ устроенъ въ родѣ англійскаго парка: небольшая дорожка шла вокругъ острова, покрытаго отдѣльными куртинами большихъ деревьевъ и кустарниковъ и зелеными лужками, усѣянными разноцвѣтными полевыми цвѣтами. Домикъ былъ окруженъ клумбами душистыхъ цвѣтовъ, которыми любила заниматься жена нашего дяди.

Не понимая русскаго языка и не желая изучать его, она достигла того, что почти всё дворовые люди или говорили по-англійски, или понимали этотъ языкъ. Домъ ихъ казался пріютомъ иностранцевъ. Ихъ столько жило тамъ и умерло, что пришлось устроить особенное кладбище, называемое до сихъ поръ нёмецкимъ.

Я уже говорила, что дядя провелъ молодость въ чужихъ краяхъ, болъе же всего въ Лондонъ. Онъ много читалъ въ то время Вольтера, Руссо и другихъ писателей, считался атеистомъ, что чрезвычайно огорчало моего отца, хотя и не наблюдавшаго постовъ или какихъ-либо другихъ проявленій внъшняго благочестія, но бывшаго въ душъ истиннымъ христіаниномъ.

Отецъ мой ръдко говълъ, но если говълъ, то съ такимъ чувствомъ, съ такимъ умиленіемъ, что трогательно было видъть его стоявшаго, какъ теперь помню, въ углу алтаря и часто проливавшаго слезы. Съ такимъ религіознымъ направленіемъ ему, конечно, тяжело было видъть атеистическія наклонности своего брата и друга.

Впослъдствіи атеистическое міровоззръніе Петра Васильевича нъсколько поколебалось подъ вліяніемъ убъжденій брата. Съ теченіемъ времени онъ сдълался истиннымъ христіаниномъ, всегда припоминая, что обязанъ этимъ младшему брату.

Жизнь его протекала въ уединеніи, посвященная единственно благу семьи и ближнихъ. Управляя общимъ имѣніемъ, онъ только и думалъ о томъ, какъ улучшить и облегчить участь своихъ крестьянъ, надѣлялъ ихъ по желанію землею, назначая за нее цѣну самую ничтожную (по 1 рублю ассигнаціями за десятину) и, такимъ образомъ, сдѣлалъ ихъ всѣхъ оброчными, не терпя никогда барщинной работы. Довольствуясь небольшимъ, онъ жилъ очень скромно, не смотря на то, что имѣлъ на свою часть до тысячи душъ. Его домикъ, крытый тростникомъ, былъ очень удобенъ, чистъ и покоенъ. Въ осеннее и даже зимнее время его мало топили, ибо дядя нашъ, привыкнувъ къ теплому климату, не могъ и въ старости переносить топленыхъ комнатъ и потому цѣлый почти день сидѣлъ

передъ каминомъ, какъ теперь вижу, во фракъ и въ шинели, которая была сшита имъ еще въ Лондонъ, и въ бархатныхъ длинныхъ штиблетахъ.

Имъя единственнаго сына, онъ взялъ на воспитаніе къ себъ одного изъ сыновей друга своего, Лорера, умнаго и достойнаго человъка, обремененнаго большимъ семействомъ и не имъвшаго почти никакого состоянія. Съ этими двумя дътьми онъ проводилъ большую часть времени, занимаясь ихъ воспитаніемъ. Языками англійскимъ, французскимъ и русскимъ онъ занимался съ ними одинъ, безъ всякой помощи; но для нъмецкаго языка и для математики выписалъ изъ Сарепты почтеннаго старика гернгутера, съ женою, которымъ въ отсутствіи своемъ и поручалъ своихъ дътей; я говорю своихъ, потому что онъ истинно любилъ ихъ совершенно одинаково и ни въ какомъ случать не показывалъ предпочтенія сыну.

Жена моего дяди въмолодости, говорять, была очень красива. стройна, очень ловка и неустрашимая набадница. Я помню ее только въ пожилыхъ летахъ, очень полной, съ завитыми и напудренными волосами; она была хорошей хозяйкой, часто сама приготовляла чудесныя закуски, разные англійскіе пудинги и другія кушанья. Не зная русскаго языка и часто видя, что ее не понимають, она была раздражительна и почти всегда въ дурномъ расложеній духа. Когда дядя приходиль къ ней утромъ въ гостиную и, поздоровавшись садился въ углу комнаты съ своей трубочкой, она, обыкновенно, начинала ему жаловаться то на людей, которые ее не слушають, то на управляющаго, то, наконець, на него самого за разныя бездёлицы; все это слушаль онь равнодушно, какъ философъ, молча, приговаривая только иногда: «гмъ, гмъ!» Наконецъ, докуривъ трубку свою и приласкавъ собачку ея или понюхавъ и похваливъ на англійскомъ языкъ цвъты, стоявшіе передъ нею на столъ, преспокойно выходиль изъ комнаты. Это повторялось почти всякій лень. Иногла она и развеселялась, но это случалось очень ръдко и только тогда, когда приходилъ къ ней ея сынь, котораго она страстно любила. Обыкновенно она сама утромъ одъвала обоихъ мальчиковъ и, поставивъ ихъ на колъни, заставляла молиться на англійскомъ языкъ. Въ комнатахъ у нея было столько разныхъ птицъ, попугаевъ, скворцовъ, канареекъ, что за крикомъ ихъ мы не могли иногда слышать другъ друга.

Меня она очень любила и, посадивъ иногда подлѣ себя, показывала разныя картинки, объясняя ихъ на англійскомъ языкѣ; или заставляла меня чистить вмѣстѣ съ нею молодой горохъ или рѣзать зеленые бобы. Не понимая языка и догадываясь, я исполняла съ большимъ удовольствіемъ всѣ ея желанія. Не получивъ особеннаго образованія, она отъ природы была очень добра, всегда помогала бѣднымъ и лечила очень усердно и удачно всѣхъ тѣхъ,

которые просили у нея помощи. Мы досадовали на нее только за то, что она строго запрещала рвать цвъты и только въ знакъ особенной ласки давала иногда намъ по цвъточку.

Впрочемъ Николай Ивановичъ Лореръ, съ которымъ съ дътства мы были очень дружны, который всегда берегъ меня и бралъ подъ особенное свое покровительство, не знаю какимъ образомъ находилъ средство приносить мнъ очень часто чудные букеты.

Дядя нашъ, Николай Васильевичъ, жилъ отъ насъ въ 120 верстахъ, въ прекрасной деревнъ своей Манжелеъ, которая лежала на берегу Псёла и славилась тоже прелестнымъ мъстоположениемъ. Будучи гораздо богаче братьевъ, любя роскошь и великоленіе, онъ ничего не щадиль для своихъ прихотей. На самомъберегу чистой и прозрачной ръки онъ началъ строить великолъпный двухъэтажный каменный домъ прелестной архитектуры, который впрочемъ никогда не былъ оконченъ. Самъ онъ жилъ съ старшей и любимой дочерью своею, Софіею Николаевной, въ небольшомъ деревянномъ флигелъ. Жена его съ другими дътьми помъщалась въ большомъ деревянномъ домъ, тоже не оконченномъ. Семейство его состояло изъ пяти дочерей: Софіи, Въры, Надежды, Любви и Анастасіи и одного сына Петра. Всѣ дочери были такъ короши собой, что нельзя было сказать, которая изъ нихъ лучше; всь-брюнетки съ прелестными черными глазами, преисполненными ума и пріятности, съ черными, какъ смоль, волосами, съ правильными чертами лица; ихъ не называли иначе какъ красавицами. Братъ ихъ тоже быль очень хорошъ собой; брюнеть съ прекрасными черными глазами, выражающими и пріятность, и умъ, и благородство. Какъ единственный сынъ, онъ былъ всеми въ семействе любимъ и балованъ до крайности, въ особенности матерью, которая, находя въ немъ одно свое утъщеніе, исполняла всв прихоти его и ни въ чемъ ему не отказывала.

Отецъ его, обратя всю любовь и все вниманіе на старшую дочь Софію Николаевну, не заботился вовсе о другихъ дѣтяхъ, не занимался воспитаніемъ даже единственнаго сына, и еслибъ не мать ихъ, женщина простая и вовсе не образованная, то едва ли онъ и сестры его научились бы грамотѣ.

Николай Васильевичь быль человъкъ умный, но съ большими странностями; онъ такъ много думаль о себъ и о своемъ умъ, что не говорилъ иначе, какъ какими-то непонятными аллегоріями, и удивлялся, если его не понимали въ семействъ. Онъ и всъ они говорили, обыкновенно, по-малороссійски.

Сидъть онъ всегда посреди комнаты въ большихъ креслахъ (онъ быль очень толстъ) передъ чернымъ столомъ, исписаннымъ мъломъ сверху до низу цифрами. Его единственнымъ занятіемъ были разныя математическія исчисленія, а большею частію исчисленія доходовъ съ имъній; однажды ему пришла странная мысль

собрать тридцать тысячь рублей мёдью въ приданое второй дочери своей, Вёрё Николаевнё, и закопать ихъ въ землю. Вёроятно, онъ разсчиталь, что впослёдствіи извлечеть изъ этого большія выгоды. Вообще въ семействе онъ быль большимъ деспотомъ; въ особенности бёдная жена страдала отъ этого. Сколько разъ намъ случалось быть свидётелями его жестокаго обращенія съ нею! За малёйшій безпорядокъ въ домё, за дурно изготовленное блюдо, онъ не только браниль ее самыми гнусными словами, но иногда, засучивая рукава свои и говоря: «а ходы лишъ сюда, моя родино!» чуть не биль ее въ присутствіи всёхъ. Послё подобныхъ поступковь мудрено ли, что и дочери ея не имёли къ ней должнаго уваженія и впослёдствіи наносили ей страшныя оскорбленія!

Въ особенности она терпъла всю свою жизнь отъ старшей дочери, Софіи Николаевны, которая завладъла до того и отцомъ, и всъмъ домомъ, что, накоцецъ, мать была принуждена даже получать отъ нея деньги, нужныя для разныхъ домашнихъ расходовъ. Обыкновенно, при какихъ-нибудь важныхъ семейныхъ спорахъ дядя говаривалъ: «буде такъ, якъ Софійка скаже!» И это, дъйствительно, исполнялось.

Такъ какъ сынъ ихъ въ дётствё былъ слабаго здоровья, то дядя со всёмъ семействомъ ёздилъ на два года за границу. Возвратясь оттуда и пріёхавъ къ намъ, онъ поразилъ насъ всёхъ великолёпіемъ экипажей и пышностью нарядовъ.

Я помню, какъ мнѣ было совъстно, стыдно и непріятно, подходить въ простомъ бѣленькомъ платьицѣ къ богато одѣтымъ двоюроднымъ сестрамъ. Но болѣе всего поразилъ насъ костюмъ брата, Петра Николаевича, тогда десятилѣтняго мальчика. Онъ былъ одѣтъ въ такой-то блестящій мундиръ, съ каской на головѣ; чудные черные волосы разсыпались длинными локонами по плечамъ; какъ будто сконфуженный своимъ нарядомъ, онъ стоялъ серьезно у дверей и никто изъ братьевъ моихъ не смѣлъ подойти къ нему; это продолжалось до тѣхъ поръ, пока его не переодѣли; тогда онъ какъ будто ожилъ, и братья мои дружески приняли его въ свое общество.

Сестра Софія Николаевна возвратилась изъ-за границы обворожительной красавицей, сводя многихъ съ ума. Но отецъ, цѣня ее слишкомъ высоко, никогда не находилъ и до смерти своей не нашелъ для нея достойнаго жениха.

Имъвъ болъе сорока жениховъ (этотъ счетъ впослъдствіи она сама намъ показывала), она никогда не вышла замужъ и, оставшись въ дъвкахъ, не только не желала, но и употребляла всъ средства, чтобы и сестры ея не устроили своей судьбы. Къ несчастію, она достигла этой цъли, какъ мы увидимъ впослъдствіи.

Николай Васильевичъ по виду былъ чрезвычайно набоженъ; онъ наблюдалъ всъ посты, молился долго и усердно не только по

утрамъ и вечерамъ, но всегда передъ об'ёдомъ и посл'є об'ёда, и требовалъ той же набожности отъ вс'ёхъ своихъ.

Обыкновенно, меньшія д'єти приходили къ нему только утромъ здороваться и молча выслушивать наставленія, какъ вести себя и проч.

Онъ сдёлаль заблаговременно духовную, въ которой отдаваль все свое имъніе пополамъ сыну своему и старшей дочери, Софіи Николаевнь, такъ что каждый изъ нихъ должень быль получить, по крайней мъръ, по пятисотъ тысячь рублей, а другимъ дочерямъ назначилъ не болье, какъ по 30-ти тысячь. Эта несправедливость и вообще всъ поступки его были истинно возмутительны и произвели горькія послъдствія, дъйствуя морально явнымъ образомъ на здоровье младшихъ дътей его.

Обыкновенно, въ обществъ, онъ окружалъ себя всъми своими дочерьми, какъ бы гордясь красотой ихъ, и такъ гордо себя держалъ, что никто не смълъ подходить къ нимъ. Онъ не позволялъ имъ танцовать, находя это не благопристойнымъ, и, не знаю по какой причинъ, положилъ себъ правиломъ не учить ихъ музыкъ. Если онъ выучились немного французскому языку, то и этимъ обязаны единственно матери своей, которая употребила послъднія свои средства, чтобы нанять имъ для этого языка француженку.

Вторую дочь, Въру, дядя нашъ любилъ болъе меньшихъ дътей своихъ именно потому, что она часто забавляла его своими шутками и странностями. Онъ съ малыхъ лётъ пріучиль ее болтать всякій вздоръ, разсказывать и объяснять сны и иногда предсказывать, и видёль въ этомъ какое-то сверхъестественное вдохновеніе. Будучи сама убъждена въ этомъ и полагая, что ей это откровеніе послано свыше, она до того ударилась въ набожность, что въ своей комнатъ устроила престолъ, окружила его образами своей работы, изображавшими разныя ея виденія то во сне, то на яву, и часто передъ престоломъ, уставленнымъ крестами, евангеліемъ и свъчами, она въ бъломъ облаченіи, запершись, по ночамъ отправляла какія-то служенія и въ это-то время видъла разныя виденія. Она по природе была добра, мы все ее любили за ея причуды и иногда жалъли о ней, потому что въ домъ она была истинной сиротой, живя затворницей, въ отдаленномъ строеніи, навываемомъ оранжереей и тоже не оконченномъ. Часто по цълымъ недълямъ она оставалась тамъ больная, и никто не навъщалъ ея и не спрашивалъ о ней.

Такимъ образомъ провела она свою молодость въ обществъ однъхъ своихъ горничныхъ. Сватали и ее очень хорошіе люди, но отецъ имъ отказывалъ до тъхъ поръ, пока, будучи уже не молода и желая перемънить горькую жизнь свою, она, не смотря ни на что, ръшилась выйти замужъ за самаго ничтожнаго и пустого армейскаго офицера, стоявшаго тогда у нихъ въ деревнъ; про-

живъ съ нимъ до старости, она умерла, оставивъ единственную дочь, которая, не получивъ никакого образованія, будучи очень красива собой, но избалована и своенравна до крйности, разсорясь впослѣдствіи съ отцомъ своимъ, котораго никогда не уважала и оставшись совершенно одна, повела распущенную жизнь.

## III.

Семейные праздники.—Праздникъ у Петра Васильевича.—Праздникъ въ Обуховкъ.— Д. П. Трощинскій.— Странная посътительница (Д. А. Державина).— Встръча Державина съ Трощинскимъ. — И. М. Муравьевъ-Апостолъ и его сыновья.—Курьевный объдъ.—Н. В. Гоголь.—Къ характеристикъ Трощинскаго.— Его дочь, княгиня Хилкова. — Племянникъ Трощинскаго. — Наши визиты къ Муравьевымъ.

Между братьями, Николаемъ Васильевичемъ, Петромъ Васильевичемъ, и отцомъ моимъ, были положены семейные праздники. Къ дядъ Николаю Васильевичу должны были съъзжаться всъ родные и знакомые къ 17-му сентября, ко дню имянинъ дочерей его. Семейный праздникъ у дяди нашего Петра Васильевича назначенъ былъ 20-го іюля, въ день имянинъ его сына. Мы, обыкновенно, выъзжали рано, чтобы поспъть къ вечеру въ деревню дяди. На половинъ дороги, въ маленькомъ городкъ Миргородъ, мы останавливались объдать и кормить лошадей у старичковъ, нашихъ знакомыхъ, Бровковыхъ, которые славились въ то время удивительною добротою и хлъбосольствомъ.

Старикъ и старушка встръчали насъ всегда съ большимъ радушіемъ и не знали, чъмъ и какъ угощать. Чуть ли не ихъ описалъ Н. В. Гоголь въ своей повъсти «Старосвътскіе помъщики». Подъъзжая къ ихъ маленькому домику, мы всегда встръчали старика съ трубочкой въ рукахъ, высокаго роста, съ правильными чертами лица, выражавшими и умъ и доброту, сидъвшаго на простомъ деревянномъ крылечкъ съ небольшими столбиками; онъ привътливо встръчалъ насъ, вводилъ въ маленькую, низенькую и мрачную гостиную съ какимъ-то постояннымъ особеннымъ запахомъ и съ широкой деревянной дверью, издававшей при всякомъ входъ и выходъ ужасный скрипъ.

Тутъ насъ радостно встръчала, переваливаясь съ ноги на ногу, добрая старушка, его жена, небольшого роста, толстенькая, съ маленькили свътло-карими глазами и съ передними зубами, выдававшимися во время разговора на подобіе клавишъ. Одъта она была всегда въ ситцевое платье, съ чистенькимъ бълымъ платочкомъ на груди и на головъ. Она жила положительно только для добра. Каждую субботу пеклись у нея всякаго рода калачи, хлъбы,

пироги, и полной телъгой отправлялись въ городскую тюрьму для раздачи нищимъ, толпа которыхъ окружала ея домъ и въ этотъ день.

При нашихъ посъщеніяхъ она больше всего хлопотала о томъ, чтобы изготовить повкуснъе малороссійскій столъ и накормить нашихъ людей и лошадей досыта и доотвала.

Ея мужъ, отъ природы человъкъ умный, будучи раньше простымъ казакомъ, съумълъ пріобръсти порядочное состояніе, приписавъ къ своей землъ людей, жившихъ на ней, въ томъ числъ и нъсколькихъ своихъ родственниковъ, которые впослъдствіи и оставались у него кръпостными.

Никто въ городъ не запомнить такихъ трогательныхъ похоронъ, какія были устроены старушкъ-покойницъ, женъ его. Домъ и дворъ ихъ до того были наполнены плачущими и облагодътельствованными ею людьми, что стороннему человъку трудно было добраться до ея гроба. До сихъ поръ память о ней сохраняется въ Миргородъ. Отдохнувъ у этихъ добрыхъ людей, мы обыкновенно продолжали нашъ путь.

Дорогою мать любила слушать наши разсказы; заставляла насъ пъть и сама пъла съ нами хоромъ иногда русскіе романсы, какъ напримъръ «Ты зачъмъ сюда влетъла, скажи, бабочка, скажи?» или же любимую свою французскую пъсню «Frère Iaco, frère Iaco, dormez yous?»

Не добажая версть пяти, мы останавливались въ казачьемъ селеніи, чтобы умыться отъ пыли и переодъться. Съ какою радостью привътствовали мы выбъгавшихъ къ намъ на встръчу брата, Илью Петровича, и товарища его Н. И. Лорера. Вставъ изъ экипажей, мы оканчивали путепнествіе вмъстъ съ ними пъшкомъ. Подходя къ дому, мы видъли уже сидъвшаго на скромномъ крылечкъ въ большомъ креслъ дядю, Николая Васильевича, окруженнаго семействомъ, и множество гостей, гулявшихъ на зеленомъ лугу, передъ домомъ и по цвътникамъ.

На другой день, рано утромъ, множество экипажей стояло уже у крыльца, чтобы такть къ объднъ. Возвращаясь изъ церкви, мы видъли толпы крестьянъ, бъжавшихъ въ нарядныхъ и пестрыхъ одеждахъ къ господскому дому и на островъ, гдъ въ разныхъ мъстахъ, между деревьями, приготовлялись столы для ихъ угощенія, гдъ уже играла музыка и были устроены различныя качели. Молодые крестьяне и старики подходили съ радостнымъ видомъ къ дядъ и теткъ, усердно поздравляя ихъ съ праздникомъ. Къ вечеру зала въ домъ, украшенная цвътами, освъщалась, музыка гръмъла, и молодежь съ нетериъніемъ ожидала танцевъ. Отецъ мой, обыкновенно, открывалъ балъ польскимъ съ теткой по всъмъ комнатамъ; потомъ начинались экосезы, кадрили съ вальсомъ, манимаски; оканчивался балъ всегда матродурой и малороссійскимъ танцемъ

«горлицей». Во время танцевъ дяди мои сидъли обыкновенно на крыльцъ, наслаждаясь чистымъ воздухомъ и ароматомъ цвътовъ.

По объимъ сторонамъ крыльца разложенъ былъ огонь для того, чтобы избавляться отъ комаровъ, которыхъ въ лътнее время тамъ была гибель. Обыкновенно, когда отецъ мой присоединялся къ старикамъ, разговоръ ихъ оживлялся; сужденіямъ и спорамъ не было конца. Иногда онъ разсказывалъ имъ такія забавныя вещи, что старики умирали со смъху, отъ котораго у Николая Васильевича часто слезы лились градомъ. Одинъ разъ, это было въ 1812 году, я чрезвычайно была удивлена сужденіемъ дяди Николая Васильевича, который, обратясь къ отцу моему, пресерьезно спросилъ его этими словами:

— Скажите миѣ, Василій Васильевичь, что вы будете дѣлать, если Бонапарть пойдеть на Малороссію? Какіе будуть ваши планы и куда вы утечете?

Мой отепъ отвъчалъ:

- Я никуда не намъренъ уходить; зная хорошо Малороссію и будучи любимъ ею, я надъюсь поставить ее на ноги и со стыдомъ изгнать его изъ нашихъ предъловъ.
- Ая не такъ думаю, сказалъ Николай Васильевичъ, я самъ пойду къ нему на встръчу съ хлъбомъ и солью, къ этому умному человъку.

Можно себъ представить удивление моего отца и дяди Петра Васильевича при такомъ оригинальномъ суждении и именно въ то время, когда всъ страшились, чтобы Наполеонъ не пошелъ на Малороссію! Но дядя Николай Васильевичъ всегда отличался оригинальничаньемъ.

Ко дню имянинъ брата Ильи Петровича пріважаль всегда изъ другой деревни несчастный и больной дядя нашъ Андрей Васильевичъ, котораго мы страшно боялись, въ особенности, когда должны были подходить къ его рукъ. Будучи большого роста, худой, смуглый, смъясь самъ съ собой и дълая разныя гримасы, онъ стояль, обыкновенно, у дверей съ большимъ серебрянымъ образомъ на груди, сложивъ крестомъ руки. Я никогда не забуду, какъ однажды онъ страшно испугалъ меня. Мнъ вздумалось въ сумерки поиграть на фортепьяно; прибъжавъ, я съла и начала что-то фантазировать, какъ вдругъ услышала за собой страшный хохотъ; я оглянулась и, увидъвъ его стоявшаго въ углу комнаты, не помня себя отъ страха, стремглавъ убъжала.

Приступаю теперь къ описанію нашего семейнаго праздника въ чудной Обуховкъ. Этоть торжественный праздникъ бываль въ весеннее время, въ самый Троицынъ день, когда яркая зелень уже покрывала и луга, и роскошныя группы деревьевъ, окружавшихъ нашъ домъ, соломенная кровля котораго вся осънялась пушистыми вътвями столътняго клена, стоявшаго у самой стъны его.

Видя на каждомъ шагу приготовленія, мы съ нетерпъніемъ ожидали самаго праздника. Съ любопытствомъ мы слъдили за необычайной суетой въ домъ. Нашъ отець, вставая ранъе обыкновеннаго, спѣшилъ въ садъ смотрѣть работы по проведенію разныхъ новыхъ дорожекъ, усыпанію ихъ пескомъ и устроиванію всего по своему вкусу. Дома, бесъдки и всъ строенія, чистились и бълились къ этому дню, а наша мать съ помощью своей Натальи Митрофановны заботилась о томъ, чтобы покрыть новой шерстяной матеріей, домашняго издёлья, скромную, выкрашенную въ черную краску и натертую воскомъ мебель. На другой сторонъ Псёла устроивались купальня и паромъ для перебзда къ ней; у павильона, близь ръки, смолились опрокинутыя лодки, готовившіяся для чудныхъ прогулокъ по ръкъ. Все это насъ восхищало, и мы заранъе радовались, помышляя о будущихъ удовольствіяхъ. Наканунъ праздника нашъ домъ убирался цвътами, всъ полы усыпались свъжей травой, избы крестьянъ и двери у всъхъ домовъ укращались большими вътвями деревьевъ. Цвътники передъ домомъ и въ разныхъ мъстахъ сада къ этому времени уже покрывались благоухающими кустами цвётущихъ розъ.

Кром'в родныхъ, къ намъ прівзжали и сосъди, достойнъйшіе люди, о которыхъ и теперь не могу я вспоминать безъ особеннаго чувства любви и уваженія.

Иванъ Матвъевичъ Муравьевъ-Апостолъ, о коемъ я буду говорить послъ, жилъ съ семействомъ своимъ въ двадцати верстахъ отъ насъ.

Дмитрій Прокофьевичъ Трощинскій, вельможа и сановникъ во время царствованій Екатерины II, Павла I и Александра I, изв'єстный умомъ и правотою души своей, жилъ въ 45-ти верстахъ отъ насъ, въ своей деревн'ъ Кибенцахъ, съ семействомъ, состоявшимъ изъ единственной побочной дочери (онъ не былъ никогда женатъ), княгини Хилковой, зятя и двухъ племянниковъ, генераловъ Трощинскихъ. Онъ былъ родомъ изъ Малороссіи, какъ говорятъ, сынъ казака. Будучи б'ёденъ, онъ дошелъ почти п'ёшкомъ до Кіева, чтобы учиться въ бурсъ. По его разсказамъ, онъ бывалъ принужденъ ц'ёлые дни писать для другихъ, чтобы им'ётъ право вечеромъ заниматься въ бурсъ при чужой сальной свъчкъ.

И этотъ-то человъкъ достигъ внослъдствии безъ всякой посторонней помощи, только трудами и своимъ умомъ, высокаго сана, сдълавшись вельможей, полезнымъ слугой отечества, особенно же благодътелемъ своей родины, получивъ въ награду отъ государыни Екатерины II богатыя имънія.

Онъ былъ очень друженъ съ моимъ отцомъ, заботясь вмъстъ съ нимъ о благоденствіи Малороссіи. Его любовь къ родинъ извъстна была не только дворянству, но и всему народонаселенію. У насъ

въ деревит, во время гуляній, народъ, обыкновенно, бъжалъ толпами, чтобы только посмотртть на него.

Въ 12-мъ году, когда правительствомъ велёно было отправлять изъ Малороссіи сухари для нашихъ войскъ въ Польшу, онъ съ живымъ участіемъ спёшилъ помочь несчастному народу, который рисковалъ потерять въ этой дальней дорогѣ воловъ—единственное свое достояніе и средство къ жизни. Онъ упросилъ моего отца ёхать немедленно въ Петербургъ и хлопотать о томъ, чтобы правительство позволило это пожертвованіе сдёлать не натурою, а деньгами.

Мой отецъ, не смотря на болъзнь и на страшный зимній холодъ, уъхалъ въ Петербургъ, взявъ съ собою и старшаго брата нашего Семена для опредъленія на службу. Хлопоты его увънчались успъхомъ и, возвратясь оттуда, по порученію начальства и всего дворянства, онъ самъ сдълалъ закупку хлъба въ Житоміръ, доставивъ его куда слъдовало.

Для Малороссіи это было величайшее облегченіе, и я помню, какъ однажды, во время нашихъ прогулокъ, мы до глубины души были тронуты рѣчью одного сѣдинами покрытаго старца, который, вышедъ изъ толпы крестьянъ, окружавшихъ насъ, и подошедъ къ Дмитрію Прокофьевичу Трощинскому и къ отцу моему, выразиль благодарность за это пособіе съ такимъ чувствомъ и въ такихъ трогательныхъ выраженіяхъ, что мой отецъ, старикъ Трощинскій и все наше общество прослезились.

Утромъ, въ день Троицына дня, отправлялись всё мы съ букетами цвётовъ въ церковь; возвратясь оттуда, находили уже столы, уставленные легкимъ, простымъ завтракомъ. Послё завтрака, чтобы укрыться отъ зноя и солнца, спёшили всё къ рёкё, въ темныя аллеи и въ прохладный павильонъ отца моего, и только по колокольчику сходились всё къ обёду, который былъ всегда устроенъ въ большой залё оранжереи, окруженной группами цвётовъ, усыпанной свёжею зеленою травой, и столбы которой, обыкновенно, увязывались роскошными дубовыми вётвями, представляя видъ живыхъ деревьевъ.

Послѣ обѣда и послѣ нѣкотораго отдыха, обыкновенно, устроивалось гулянье въ чу̀дныхъ и разнообразныхъ окрестностяхъ нашей деревни. Туда заранѣе отсылались и ковры, и разные фрукты, и кислое молоко, и чай; мы же всѣ отправлялись, кто въ экипажахъ, кто верхомъ, кто въ лодкахъ.

Тамъ, на вершинъ горы или на берегу ръки, мы находили разосланные ковры, уставленные разными угощеніями, и толны любопытнаго народа, стекавшагося со всъхъ сторонъ, забавляя общество музыкой, пъснями и плясками.

Туть мы оставались до поздняго вечера, то гуляя по рощамъ и лугамъ, то удя рыбу, и возвращались домой всегда водою, на лод-

кахъ, при звукахъ ѣхавшей вмѣстѣ съ нами музыки, при чу́дномъ лунномъ сіяніи. Вышедъ на берегъ и поднявшись на гору, мы любовались издали нашимъ освѣщеннымъ домомъ съ открытыми окнами и съ залой, готовой для танцевъ. Здѣсь молодежь, обыкновенно, веселилась до свѣта. Такимъ образомъ проходили не только дни, но иногда и цѣлыя недѣли.

Въ 1813 году въ день этого праздника мы поражены были нечаянной радостью.

Мать моя обыкновенно отдыхала послё обёда; мнё въ то время пришли сказать, что какая-то бёдная женщина желаеть ее видёть. Я пошла сказать объ этомъ матери; мать вышла къ посётительницё и, посадивъ подлё себя на диванё, начала спрашивать, откуда она и что ей нужно? Та отвёчала, что она бёдная, изъ Москвы, разоренная французами, просить помощи, и при этихъ словахъ засмёнлась; мама моя, испугавшись и полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, поспёшно встала и хотёла уйти, но та, схвативъ ее за руку и снявъ поспёшно капишонъ салопа своего съ головы, остановила ее сказавъ: «другъ мой, Сашенька, неужели ты меня не узнаешь?»

Мать моя, узнавъ въ ней сестру свою Дарью Алекствену Державину, которую болте двадцати лтът не видъла, до такой степени обрадовалась, что съ нею сдълалось дурно. Тетка наша и мы вст не знали, что дълать и что ей пособить; но скоро мать пришла въ себя и узнавъ, что и дядя нашъ Гавріилъ Романовичъ тоже прітхалъ и остановился на горт, въ экипажт съ племянницей своей П. Н. Львовой, мать моя, обнявъ дорогую сестру, въ сопровожденіи нашего отца и насъ встут, посптила къ нему на встрту.

Дядя и тетка чрезвычайно обласкали насъ; съ сестрой Прасковьей Николаевной мы въ минуту познакомились и скоро подружились. Пришедъ въ домъ, они поражены были чуднымъ мъстоположеніемъ, представившимся ихъ глазамъ, и еще болье большимъ обществомъ, котораго вовсе не ожидали найти въ Обуховкъ.

Для насъ въ особенности интересна была встръча Трощинскаго и Державина, двухъ сановниковъ царствованія Екатерины II, впрочемъ не совсъмъ дружныхъ въ то время. Съ какимъ взаимнымъ уваженіемъ они раскланивались! Какъ величали другъ друга вашимъ высокопревосходительствомъ и не хотъли състь одинъ прежде другого! Эта сцена была поистинъ замъчательна.

Сначала въ ихъ отношеніяхъ была видна нъкоторая холодность, но, проживъ нъсколько дней вмъстъ, они, наконецъ, сошлись и подолгу непринужденно бесъдовали другъ съ другомъ.

Дядя мой, Гавріиль Романовичь, быль въ восхищении отъ Обуховки и нъсколько разъ повторяль, что онъ быль бы счастливъ, если бы могъ жить въ такомъ мѣстѣ, гдѣ, по мнѣнію его, все дышетъ поэтическимъ вдохновеніемъ! Покрытый сѣдинами, Державинъ былъ чрезвычайно пріятной наружности, всегда веселъ и въ хорошемъ расположеніи духа; онъ обыкновенно припѣвалъ, или присвистывалъ что-нибудь, или адресовался стишками то къ птичкамъ, которыхъ было такъ много у моей матери, то къ собачкѣ своей «Тайкѣ», которую обыкновенно носилъ за пазухой. Онъ полюбилъ очень двухъ дѣвицъ, проживавшихъ у насъ, прехорошенькихъ собою, блондинку и брюнетку, съ которыми обыкновенно гулялъ подъ руку и много шутилъ.

Тетка наша была и въ то время еще хороша собою, большого роста, чрезвычайно стройна и, при величественномъ видъ своемъ, имъла много пріятности. Она меня очень полюбила, нъсколько разъ уговаривала ъхать съ нею въ Петербургъ и называла меня всегда «милой малороссіяночкой». Я всякое утро ходила съ нею на наше семейное кладбище, гдъ былъ похороненъ прахъ ея отца. Тамъ, съвъ на скамью подъ тънь роскошнаго, покрытаго цвътами каштановаго дерева, она въ молчаніи восхищалась чудной далью и розовымъ небосклономъ при великолъпномъ восходъ солнца.

Меня несказанно удивляло въ ней то, что, не смотря на свою знатность и богатство, она, любя порядокъ, собственными руками мыла и гладила, когда нужно было, всъ кружева, чепцы и шемизетки.

Кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, была очень мила, хорошенькая брюнетка, удивительно какъ привлекательна и скромна. Проживя у насъ болъе мъсяца, они уъхали, оставивъ по себъ самыя пріятныя воспоминанія! Мы проводили ихъ за 70 версть къ дядъ нашему Петру Васильевичу, откуда они черезъ Кіевъ отправились въ Петербургъ.

Сосъдство Ивана Матвъевича Муравьева-Апостола, бывшаго посланника въ Испаніи, было для насъ очень пріятно. Онъ быль человъкъ образованный, говориль на всъхъ языкахъ, любилъ музыку и самъ отлично пълъ, чрезвычайно привътливъ и любезенъ, считался вездъ душею общества.

Но въ семействъ онъ былъ и деспотиченъ, и несправедливъ къ своимъ старшимъ дътямъ, которые во всемъ нуждались и въ молчаніи должны были переносить тьму непріятностей. Не имъя никакого состоянія, онъ былъ несказанно счастливъ, получивъ по наслъдству отъ своего двоюроднаго брата, Апостола, имъніе, состоявшее изъ 500 душъ въ Малороссіи. Это имъніе, впрочемъ, вскоръ было прожито. Въ то время возвратилась изъ Парижа его жена съ дътьми, которыя тамъ воспитывались: старшія двъ дочери въ пансіонъ, а сыновья: Матвъй и Сергъй въ политехнической школъ.

Всѣ они въ то время почти не знали русскаго языка и только внослѣдствін выучились ему. Старшія дочери были совершенныя красавицы, образованным и съ талантами. Отецъ ихъ былъ друженъ съ моимъ отцомъ и часто со всѣмъ семействомъ пріѣзжалъ къ намъ.

Но умная и истинно достойная уваженія жена его не долго жила и вскоръ, по возвращеніи своемъ изъ Нарижа, умерла.

Такъ какъ въ то время, промотавъ имѣніе, Муравьевъ не имѣлъ чѣмъ жить съ семействомъ въ Петербургѣ, отецъ мой посовѣтовалъ ему ѣхать опять къ родственнику своему Апостолу въ Малороссію, что онъ исполнилъ, получивъ отъ него опять 500 душъ въ Малороссіи и имя Апостола.

Тогда, помъстивъ старшихъ сыновей для окончанія наукъ въ учебныя заведенія и отдавъ старшую дочь свою замужъ за графа ()жаровскаго, Муравьевъ женился въ Москвъ на Грушецкой, внучкъ извъстнаго Долгорукаго, и возвратился съ меньшими дътьми своими въ Малороссію. Вторая дочь его въ то время сдълана была фрейлиной и принята ко двору. Въ 1817 году старшіе сыновья его Матвъй и Сергъй были опредълены въ лейбъ-гвардіи Семеновскій полкъ.

Имитрій Прокофьевичь Трощинскій часто проживаль у насъ но цёлымъ мёсяцамъ и всёхъ насъ любилъ, какъ близкихъ родныхъ, распоряжался иногда въ нашемъ домъ совершенно какъ у себя, что, конечно, доказывало его искреннюю дружбу къ намъ. Помню, разъ въ жаркій лётній день ему показалось, что слишкомъ душно объдать въ столовой; онъ, не смотря на то, что столъ быль уже накрыть, сказаль, что надо все перенести въ оранжерею, гдф была большая зала и гдф мы часто лфтомъ обфдали и, чтобы не утруждать слишкомъ прислугу, самъ, взявъ, что могъ въ руки, несъ въ оранжерею; конечно, и мы всъ бросились слъдовать его примъру, перенеся все вмигъ; но въ оранжереъ оказалось еще жарче, ибо солнце гръло со всъхъ сторонъ. Онъ прехладнокровно продолжаль идти внизь, къ ръкъ, мы всъ слъдовани за нимъ, неся въ рукахъ, что только могли взять. Внизу самъ онъ выбралъ мъсто, въ тъни, близь павильона нашего отца, и въ нъсколько минутъ столъ былъ накрыть, кушанье поспъшно снесли съ горы внизъ, и всѣ мы усѣлись обѣдать.

Но откуда ни возьмись — страшная гроза съ вихремъ и проливнымъ дождемъ; всѣ вскочили и бросились было бѣжать; но онъ, немного сконфуженный, остановилъ насъ, сказавъ, что начатое дѣло всегда надо оканчивать, не смотря ни на какія препятствія, и потому, схвативъ самъ, что могъ, скорыми шагами понесъ въ павильонъ, мы за нимъ вслѣдъ, со смѣхомъ, потащили, кто посуду, кто скатерти, кто столы и въ минуту опять столъ былъ накрытъ въ павильонѣ, и тутъ уже мы спокойно кончили нашъ обѣдъ. Такимъ образомъ онъ распоряжался у насъ, какъ бы у себя, и часто для большаго порядка пряталъ въ карманъ своемъ ключи отъ нашей купальни и отъ парома, единственно для того, чтобы все дълалось въ свое время.

Деревянный домъ его, въ Кибенцахъ, былъ въ два этажа; снаружи онъ не казался великолъпенъ, но внутри былъ богато отдъланъ; въ немъ было множество картинъ, фарфора, бронзы и мрамора; тутъ же у него была и коллекція чудныхъ золотыхъ монетъ и медалей.

Мы у него проживали часто по нѣскольку недѣль; но главный праздникъ тамъ былъ 26-го октября, въ день его имянинъ. Къ этому дню съѣзжались къ нему родные, друзья и знакомые изъ разныхъ губерній и въ особенности изъ Кіевской. Театръ, живыя картины, маскарады и разные сюрпризы, были приготовлены заранѣе къ этому дню зятемъ его, княземъ Хилковымъ, и дочерью, которая была такъ хороша, такъ мила и привлекательна, что сводила съ ума всѣхъ молодыхъ людей, а женщины всѣ искренно ее любили. Мужъ ея тоже былъ очень красивый, любезный и образованный молодой человѣкъ, любилъ очень своего тестя, стараясь всегда забавлять его, чѣмъ только могъ.

Такъ какъ старикъ очень любилъ малороссійскія пьесы, то ихъ сочинялъ и устроивалъ обыкновенно родственникъ племянника его, Гоголь, отецъ извъстнаго Николая Васильевича Гоголя, котораго я знала мальчикомъ всегда серьезнымъ и до того задумчивымъ, что это чрезвычайно безпокоило его мать, съ которой мы всегда были очень дружны.

Помню его и молодымъ человъкомъ, только-что вышедшимъ изъ Нъжинскаго лицея. Онъ также былъ серьезенъ, но только съ болъе наблюдательнымъ взглядомъ.

Бхавъ въ Петербургъ и прощаясь со мной, онъ удивилъ меня слъдующими словами: «Прощайте, Софія Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мнъ не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее».

Эта самоувъренность насъ удивила въ то время, какъ мы ничего особеннаго въ немъ не видъли. Но, въроятно, у него было какое-то тайное предчувствіе, что имя его не останется въ безъизвъстности. Незадолго до его смерти я напомнила ему его слова; онъ ничего не сказалъ мнъ на это, но на глазахъ его показались слезы.

Сколько разъ случалось, что ко дню имянинъ Дмитрія Прокофьевича являлась какая-нибудь бѣдная старушка, родственница его, въ платочкѣ на головѣ и въ простомъ ситцевомъ платъѣ. Какъ ласково онъ ее принималъ и, усадивъ подлѣ себя, угощалъ за обѣдомъ! Это истинно трогательно было видѣть! Онъ никогда не скрывалъ своего происхожденія и часто разсказывалъ разные случаи изъ своего дътства. Одинъ разъ, я помню, въ деревнъ Яреськахъ, гдъ онъ родился и гдъ впослъдствии проводилъ всегда лъто, сходя въ жаркій день къ водосвятію съ большой горы, въ сопровожденіи родныхъ и знакомыхъ и съ помощью двухъ лакеевъ, державшихъ и его, и зонтикъ надъ его головою, покрытой съдинами, онъ сказалъ: «здъсь я помню себя мальчишкой семи лътъ, бъгавшимъ по этой же дорогъ и горъ босымъ и въ одной рубашенкъ».

Онъ, обыкновенно, до двънадцати часовъ утра занимался серьезными дълами въ своемъ кабинетъ и принималъ посътителей; потомъ выходилъ къ завтраку въ гостиную, гдъ ожидали его родные, и гости, и шуты, которыхъ было всегда нъсколько въ домъ и коихъ обязанность состояла въ томъ, чтобы шутками его развеселять. Такъ какъ, обыкновенно, онъ бывалъ очень серьезенъ и задумчивъ, дочь его часто давала при насъ деньги которому-нибудь изъ шутовъ, чтобы онъ только былъ повеселте и усердите забавляль старика. За объдомь играль всегда оркестрь музыки, а послъ объла и послъ отдохновенія приготовлялась всегда партія въ шахматы, при которой старикъ любилъ присутствовать; въ это время пъвчіе обыкновенно пъли разныя пъсни. Иногда онъ самъ заставдяль ихъ пъть извъстную малороссійскую пъсню «Чайку», которая аллегорически представляла Малороссію, какъ птицу, свившую гнъздо свое близь дорогь, окружавшихъ ее со всъхъ сторонъ. Прекрасная музыка этой пъсни, а болъе еще значение словъ ея, до того были трогательны, что, слушая ее, почтенный старикъ Трошинскій часто закрываль лицо свое рукою и проливаль слезы.

Къ шутамъ его присоединялись обыкновенно и такъ называемые тамъ шутодразнители, которые и прівзжали только для того, чтобы дразнить первыхъ и тъмъ забавлять хозяина. Иногда выходили изъ этого пресмъшныя сцены, отъ которыхъ старикъ бывалъ въ совершенномъ удовольствіи. У него былъ одинъ баронъ 105 лътъ, который танцовалъ съ разными антраша французскую кадриль, пълъ, и всегда былъ въ домъ; его держали единственно для того, чтобы старикъ Трощинскій, видя его танцующимъ въ такія лъта, не считалъ бы себя слишкомъ старымъ.

Въ числъ шутовъ былъ и священникъ, отецъ Вареоломей, разстриженный (какъ онъ всъмъ говорилъ) за то, что онъ будто бы обвънчалъ кого-то вмъсто вънцовъ бубликами. Въроятно, онъ выдумалъ это для большей забавы; вообще онъ былъ вовсе не глупъ и изъ хитрости представлялся дуракомъ, не умъющимъ иногда даже сказать, когда спрашивалъ у него старикъ Трощинскій, сколько дней въ недълъ.

Дмитрій Прокофьевичь, привыкнувъ съ молодости, учившись сначала въ Кіевской бурсѣ, а потомъ служа въ канцеляріяхъ, къ шуму чтенія и разговоровъ, сохраниль эту привычку и до старости, имѣя у себя всегда или чтецовъ, или сказальщиковъ; когда

приходила иногда очередь и отцу Вареоломею разсказывать ночью что-нибудь, то онъ съ пользой для себя употребляль этотъ случай, представляя иногда свое жалкое положеніе и, тронувъ старика, получаль на другой день денежное пособіе, а иногда, сердясь на него за что-нибудь и говоря какъ бы о комъ другомъ, представляль его такимъ угрюмымъ, сердитымъ и капризнымъ вельможей, что старикъ легко могъ узнавать себя въ этой особъ и на другой день, за завтракомъ, смѣясь, разсказываль намъ о хитрости отца Вареоломея, называя его при этомъ скотиной.

Чтобы дать вамъ понятіе о томъ, что позволялось дёлать въ то время для того, чтобы забавлять старика, я разскажу вамъ слёдующую сцену.

Я помню, какъ одинъ разъ такъ называемые шутодразнители, сдѣлавъ чучело въ видѣ отца Вареоломея, во весь ростъ, въ его рясѣ, совершенно съ его физіономіей и съ сѣдой бородой, повѣсили его на ближайшемъ деревѣ, близь балкона, предупредивъ, однако, объ этомъ Дмитрія Прокофьевича, который пришелъ и, усѣвшись на балконѣ, ожидалъ, улыбаясь, съ нетериѣніемъ настоящаго отца Вареоломея, чтобы посмотрѣть, какое колѣнце онъ выкинетъ, увидя своего двойника.

Трудно представить себѣ страхъ и изумленіе несчастнаго Вареоломея, увидѣвшаго себя висѣвшимъ на деревѣ; перекрестясь, онъ сталъ на колѣни, съ поднятыми руками къ небу, искрививъ жалобно свою физіономію, сказалъ съ большимъ умиленіемъ: «Благодарю Господа, что это не я!» Я и теперь живо представляю себѣ довольную улыбку на лицѣ Дмитрія Прокофьевича и громкій смѣхъ всѣхъ окружавшихъ его! Такими-то шутками нужно было иногда развеселять задумчиваго, мрачнаго и почти всегда грустнаго старика Трощинскаго.

Онъ обожалъ свою дочь, и въ домѣ она дѣлала все, что хотѣла; будучи обворожительной кокеткой, она въ то же время до того мучила своего мужа ревностью, что, наконецъ, они совсѣмъ разсорились, и князь, не смотря на любовь тестя и двухъ дѣтей, долженъ былъ разстаться съ ними и уѣхать изъ дому навсегда.

Въ 1813 году государь Александръ I призвалъ къ себъ Трощинскаго и сдълалъ его министромъ юстиціи. Въ 1816 году скончалась въ Петербургъ дочь его, оставивъ ему единственную внучку двънадцати лътъ, а въ слъдующемъ году онъ опять попалъ въ немилость, какъ говорять, за прямодушіе свое и, вышедъ въ отставку, къ большой радости нашей возвратился въ Малороссію.

Тогда опять оживился нашъ край: праздники начались попрежнему; только въ семействъ его была большая перемъна. Вмъсто дочери была при немъ внучка его, княжна Хилкова, тринадцати лътъ, которую онъ очень любилъ и которая, не смотря на лъта свои, оставаясь совершенно одна при немъ, развилась и начала жить слишкомъ рано.

Хотя она не была такъ хороша собой, какъ мать ея, но миловидностью, добротой сердца и необыкновенной граціозностью не менъе матери сводила съума всъхъ молодыхъ людей. При ней была въ то время очень хорошенькая гувернантка швейцарка m-lle Guenė. Хозяйкой въ домъ была тетка княжны, жена племянника старика Трощинскаго.

Племянникъ Д. П. Трощинскаго, А. А. Трощинскій, уже сорока лътъ женился въ Москвъ на шестнадцатилътней дъвицъ Кудрявцевой. Она, едва вышедшая изъ пансіона, была въ то время совершеннымъ ребенкомъ. Хорошенькая собой, съ большими карими глазами, съ чудными густыми, черными ръсницами, съ длинными густыми каштановаго цвъта локонами по плечамъ, она казалась скоръе дочерью его, чъмъ женой.

Странно было вид'ють, когда она приобрала, истинно какъ дитя, спрашивать у него позволенія идти гулять, или над'ють платье, какое она желала. Этотъ-то ребенокъ долженъ быль въ то время играть роль хозяйки въ дом'ю дяди своего, который ее очень любилъ и ласкалъ и за любовь котораго часто ссорились тетка съ племянницей. Вообще он'ю во всемъ завидовали другъ другу; но при немъ скрывали это и часто въ угодность ему танцовали вм'юстю въ богатыхъ костюмахъ русску пляскую (любимый его танецъ) и мастерски играли вм'юстю на театрю.

Объ онъ очень меня любили; но впослъдствіи я была болъе дружна съ женой А. А. Трощинскаго, и эта дружба сохранилась у насъ до ея смерти; она умерла нъсколько лътъ прежде своего стараго мужа.

Послѣ отъѣзда братьевъ моихъ въ Петербургь, для опредѣленія на службу, отецъ мой былъ долженъ ѣхать на довольно долгое время вмѣстѣ съ сестрою моею въ Екатеринославскую губернію для раздѣла имѣнія племянницъ своихъ Верещагиныхъ. Туть осталась я совершенно одна съ матерью моей, которая, видя скуку мою, не смотря на наши занятія съ ней, и жалѣя меня, стала выѣзжать противъ обыкновенія довольно часто то къ роднымъ, то къ знакомымъ.

У Муравьевыхъ-Апостолъ мы проводили очень пріятно время. Онъ жилъ и роскошно, и вмъстъ съ тъмъ просто; роскошь его состояла въ изящномъ столъ. Онъ, какъ отличный гастрономъ, ничего не жалълъ для стола своего, за которымъ, чисто и франтовски одътый, дородный испанецъ maître d'hôtel ловко подносилъ блюда, предлагая лучшіе куски и объясняя изъ чего они состояли.

Но домъ его былъ не большой, на низкомъ и плоскомъ мъстъ, окруженный большимъ фруктовымъ садомъ. Большая гостиная

вм'єщала въ себ'є и кабинеть, и обширную его библіотеку, и рояль, и разныя игры, и каминъ, вокругъ котораго усаживались, обыкновенно, и гости, и хозяева, бес'єдуя или читая, а большею частію слушая то чудное п'єніе самого хозяина, то его дуэты съпрекрасной дочерью. Меньшія его дочери меня очень любили и много разсказывалимн'є о чужихъкраяхъ и о жизни ихъ въ Париж'є.

Братья ихъ, Матвъй Ивановичъ и Сергъй Ивановичъ, поступили въ то время на службу, опредълясь въ л.-гв. Семеновскій полкъ. Сергъй Ивановичъ былъ любимцемъ отца и имълъ большое вліяніе на него. Такъ какъ старикъ былъ иногда не справедливъ къ другимъ дътямъ и вообще не любилъ ихъ послъ второй своей женитьбы, то пріъздъ въ домъ Сергъя имълъ всегда благодътельныя послъдствія.

Всѣ его обожали и не называли иначе, какъ «un génie bienfaisant»; онъ всегда все улаживалъ и всѣхъ примирялъ, давалъ хорошіе совѣты; меньшія сестры называли его вторымъ своимъ отцомъ.

С. Скалонъ.

(Продолжение въ слъдующей киижкъ).





## И. А. ГОНЧАРОВЪ.

(Литературная характеристика).

УДУЩІЙ историкъ русской литературы, заговоривъ о Гончаровъ, остановится, быть можеть, въ нъкоторомъ недоумъніи передъ странною загадкой, какую представляетъ собою творчество этого писателя. Гончарову выпала на долю истинно завидная участь. Среди выдающихся русскихъ писателей второй половины XIX въка онъ положительно един-

ственный, которому удалось пріобръсти одинаковую популярность во всёхъ слояхъ нашей читающей публики. Всё наши первоклассные художники, на ряду съ которыми приводится обыкновенно и имя Гончарова, и Тургеневъ, и Постоевскій, и Толстой, вызывали въ обществъ борьбу страстныхъ противоръчивыхъ сужденій. Критика встръчала ихъ лучшія произведенія далеко не единодушной похвалой. Чёмъ глубже была выраженная ими идея, чъмъ шире и ярче выведенный ими типъ, тъмъ сильнъе поднимался раздраженный протесть той партіи, того кружка, общественные идеалы которыхъ не совпадали ни съ этой идеей, ни съ этимъ типомъ. Не то было съ Гончаровымъ, этимъ истиннымъ баловнемъ русской публики. Первое его крупное произведение «Обыкновенная исторія» было встрічено 1847 г. единодушным сочувствіем , и великій критикъ той эпохи Бълинскій привътствоваль новаго романиста, какъ чуткаго выразителя внутренняго смысла русской жизни, съумъвшаго въ немногихъ дъйствующихъ лицахъ своего романа ярко обрисовать цёлую картину тогдашняго общества. И это сочувствіе не изм'вняло ему во все продолженіе его литературной карьеры. Гончаровъ быль признанъ не только великимъ мастеромъ формы, обладающимъ кистью истиннаго художника, но

именно выразителемъ общественнаго склада и умственныхъ теченій, не смотря даже на то, что Гончаровъ оставался поразительно цёльнымъ и однообразнымъ въ своемъ міросозерцаніи, а русское общество, которое онъ рисовалъ, прошло черезъ крутой, глубокій переломъ. И когда въ 1881 г. Гончаровъ, модчавшій уже болбе десяти лътъ, напечаталъ свой очеркъ «Лучше поздно, чъмъ никогда» и, подводя итогъ своей писательской дъятельности, призналъ за собою значеніе истолкователя русскаго общества въ три посл'ядовательныя эпохи его развитія, ни одинъ голосъ не поднялся, чтобы оспаривать у него эту выдающуюся роль. Явленіе по истинъ замъчательное. Два послъднихъ романа Гончарова, тъ самые, которымъ онъ преимущественно обязанъ своей славой, «Обломовъ» и «Обрывъ» появились въ самый разгаръ нашего русскаго Sturm und Drang, стоять на двухъ противоположныхъ концахъ десятилътія внутреннихъ реформъ и горячей общественной борьбы. Гончаровъ, между тъмъ, не только не явился поборникомъ новыхъ политическихъ и соціальныхъ идеаловъ, а идеализмъ и увлеченіе вообще совершенно чужды его темпераменту. Гончаровъ всегда быль и оставался поэтомъ жизненной трезвости и прозы, если можно такъ выразиться. Въ то самое время, когда литература возвеличивала такъ называемыхъ новыхъ людей, искала новой правды, противопоставляя ее старинному укладу русской жизни, весь смыслъ творчества Гончарова сводится къ осмѣянію романтизма и въ частной жизни, и въ жизни общественной. Наклонность къ увлеченіямъ, къ сентиментализму, къ прекраснодушію, у него всегда неразрывно связана съ безсиліемъ воли, съ неспособностью къ дъятельности... Героямъ этого типа онъ не то чтобы не сочувствоваль-напротивъ затаенныя симнатіи его натуры быть можеть на ихъ сторонъ, но онъ неизмънно рисуетъ ихъ вялыми, неумълыми, спотыкающимися на каждомъ шагу, охотниками тешиться пустою болтовней, не приступан къ дълу, и потому нъсколько смъшными. И другіе наши писатели, какъ Тургеневъ и Герценъ, развънчивали своихъ героевъ, обличая ихъ неизлечимую слабость. Но поступая такъ, они все-таки видели въ нихъ лучшихъ людей, стоящихъ выше среды и неспособныхъ только передълать эту среду по своему, а всябиствіе того и побъжденныхъ въ борьб'я съ нею. Герои романовъ Гончарова, напротивъ, и Александръ въ «Обыкновенной Исторіи», и Обломовъ, и Райскій, являются неудачниками совстви не по винт среды, недоросшей до нихъ и неумъющей ихъ понять, а вследствие собственной неумелости. Гончаровъ ихъ караетъ не за одинъ недостатокъ энергіи, а за полную непригодность ихъ мечтательнаго идеализма. Носители прогресса, по его понятію, вовсе не они, а рость его совершается въ самой этой средь, представители которой и притомъ совсемъ заурядные-Петръ Ивановичъ Адуевъ, Штольцъ, Тушинъ и бабушка оказы-

ваются побъдителями въ жизни, потому что они умъютъ приноровиться къ ея условіямъ, потому что въ нихъ есть практическій смысль, вышколенный опытомь и основанный на традиціи. Чиновничья дёловитость въ Петре Ивановиче легко торжествуеть надъ юношескою непрактичностью его племянника Александра, черствая сметка афериста Штольца надъ ленью Обломова, умелая рутина бабушки и неуклюжая практичность Тушина надъ увлеченіями Райскаго. И этоть сухой, діловитый идеаль, въ который укладывается и ловкость опытнаго бюрократа, и денежная изворотливость афериста-кулака и умълость хорошей хозяйки добраго стараго времени и даже грубоватое простодущіе Тушина, этотъ истинно мъщанскій идеаль могь нравиться и увлекать въ такую эноху, когда вся литература почти въ одинъ голосъ трубила о необходимости искать новыхъ путей и работать на пользу народа. Все движение шестидесятыхъ годовъ, не смотря на Базаровскую проповёдь матеріализма, было въ сущности прямымъ наслёдникомъ того идеализма романтики, съ которымъ оно силилось порвать. Какъ же объяснить ту странную популярность, какую въ подобное время съумъль пріобръсти Гончаровъ? Какъ объяснить, что въ такую эпоху могли прослыть за идеалъ бюрократизмъ, кулачество и преданія кръпостного времени, т. е. какъ разъ предметы глубочайшей ненависти этой эпохи?

Отвъть на это можеть быть только одинъ. Либеральныя симпатіи, которыми пользовался Гончаровъ, были очевидно лишь симпатіями по недоразумьнію. Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно указать на одинъ примъръ. Одна изъ героинь «Обыкновенной Исторіи», Наденька, предметь перваго увлеченія Александра Адуева, сперва усердно кружить ему голову, а затёмъ перестаетъ имъ интересоваться, познакомившись съ молодымъ графомъ, который пленяеть ея воображение ловкостью, изящными манерами и самоувъренностью свътскаго франта. Разочарованіе, постигшее бъднаго Александра, какъ видно самаго обыденнаго свойства. Робкій юноша, неопытный въ ухаживаніи, но за то пламенно обожающій свой предметь, приносится въ жертву блестящему представителю большого свъта, и поворотъ обусловливается въ чувствахъ молоной дівушки мотивами самаго зауряднаго свойства, -- кокетствомъ и тщеславіемъ. Доискиваться въ этой исторіи бол'є глубокаго смысла, возволить ее на степень конфликта между слабою натурой и характеромъ сильнымъ не было очевидно никакой надобности. Не такъ поступили, однако, и самъ авторъ и его критикъ Бълинскій. Бълинскій, а вслёдъ за нимъ много леть спустя и Гончаровъ, усмотръли въ несчастіи, постигшемъ Александра Адуева, нъчто совствиъ иное. Побъда, одержанная великосвътскимъ львомъ надъ скромнымъ, провинціальнымъ юношей превратилась въ торжество сильной натуры надъ романтичной безхарактерностью,

и измѣна легкомысленной дѣвочки въ сознательное предпочтеніе, оказанное ею болѣе крупной и сильной личности. Такъ посмотрѣлъ на дѣло Бѣлинскій, привѣтствовавшій торжество молодого графа, какъ побѣду новаго трезваго направленія надъ старымъ дряблымъ романтизмомъ. И когда самъ Гончаровъ написалъ комментаріи къ своему роману, онъ призналъ въ заурядной Наденькъ представительницу новой русской дѣвушки, выросшей изъ-подъродительской опеки и сознательно отдающей свое сердце лучшему человѣку.

Наденька, увъряеть насъ Гончаровъ, не только героиня отдъльнаго разсказа, это русская дъвушка въ широкомъ смыслъ, дъвушка, впервые стряхнувшая съ себя власть старинныхъ преданій и глупой сентиментальности. Въ лицъ графа она увидъла силу и отдалась ей, какъ впослъдствіи Ольга перестала любить Обломова и отдалась Штольцу. Вотъ какимъ образомъ поступокъ, вызванный пустымъ тщеславіемъ, превращается въ смълый актъ самосознанія, и ловкости самоувъреннаго франта придается характеръ какого-то нравственнаго превосходства. Развъ можно это назвать иначе, какъ недоразумъніемъ?

Но въ чемъ же кроется причина такого недоразумбнія. Должна очевидно существовать какая-нибудь точка соприкосновенія между свойствами Гончаровского графа и требованіями, какія предъявляла прогрессивная критика Бълинскаго къ новымъ героямъ русскаго романа. И такая точка дъйствительно существовала. Умъ Бълинскаго, какъ быть можетъ и цълое тогдашнее общество, находился подъ обаяніемъ того самаго идеала, котораго онъ не переставаль безуспъщно искать въ романтизмъ, идеала мощной натуры, покоряющей себъ женскія сердца и побъдоносно выходящей изъ жизненной борьбы. За такое умъніе побъждать Бълинскій все готовъ быль простить излюбленному герою, даже черствость сердца, даже отсутствіе высокихъ мотивовъ. Примъръ такого поклоненія силъ наша критика и прежде уже показала на Печоринъ. Въ творчествъ Гончарова она увидъла первую удачную попытку создать, наконецъ, положительный типъ, сила котораго заключалась бы уже не въ одномъ нравственномъ превосходствъ надъ средою, а въ умънь покорять эту среду. Всъмъ успълъ надовсть Байроновскій герой, всегда замкнутый въ гордое сознаніе своего превосходства, но и всегда погибающій, непонятый никъмъ. Однъхъ нравственныхъ побъдъ казалось недостаточно, требовались побъды настоящія, осязательныя, хотя бы даже на мизерной почвъ любовныхъ приключеній. И когда Гончаровъ сперва въ лицъ Петра Ивановича и молодого графа, а позже въ лицъ Штольца, показалъ, наконецъ, людей, знающихъ, чего они хотятъ, и умъющихъ достигнуть цёли, - всё прив'етствовали ихъ, забывая даже, что они

тъмъ самымъ рукоплещуть побъдъ сухого эгоизма надъ безкорыстнымъ увлечениемъ честнаго, хотя бы и слабаго сердца.

Мною уже было замѣчено, что творчество Гончарова въ высшей степени цѣлостное, можно почти сказать, однообразное. Онъ самъ это сказалъ въ статьѣ «Лучше поздно, чѣмъ никогда», написанной имъ съ цѣлью дать ключъ къ внутреннему смыслу его произведеній. Рѣдко случается видѣть автора, подвергающаго свои собственныя произведенія критической оцѣнкѣ. Я постараюсь здѣсь воспользоваться этой самооцѣнкой Гончарова, чтобы вслѣдъ за нимъ проникнуть въ самую суть его идеи и убѣдиться въ томъ, вполнѣ ли соотвѣтствуеть содержаніе его трехъ большихъ романовъ собственному его представленію о нихъ.

Въ трехъ своихъ большихъ романахъ Гончаровъ,-такъ, по крайней мъръ, онъ утверждаеть самъ, -- хотълъ изобразить картину русскаго общества въ трехъ последовательныхъ стадіяхъ его развитія. Романы эти появлялись на свъть чрезъ довольно продолжительные, почти десятилътние промежутки. Въ первомъ изъ нихъ, въ «Обыкновенной исторіи» — я опять привожу отзывъ самого Гончарова — выведено на сцену поколъніе, еще всецьло охваченное духомъ сентиментальнаго романтизма; въ «Обломовъ» нарисована картина глубокаго сна, объявшаго Россію; въ «Обрывъ» моменть ея пробужденія. Насколько эти картины въ самомъ діль върно изображаютъ три историческія эпохи и насколько онъ современны появленію соотв'єтствующихъ романовъ, это, конечно, вопросъ открытый безспорно. Мнъ по крайней мъръ сдается, что историческая последовательность у Гончарова несколько произвольная, что между періодомъ романтическаго возбужденія и эпохою реформъ трудно отыскать опредъленный промежутокъ общественной дремоты, во-первыхъ потому что этотъ промежутокъ совпалъ бы какъ разъ съ сороковыми годами, умственной дремотой ужъ, конечно, не отличавшимися, а во-вторыхъ и въ особенности потому, что сонъ — если можно этимъ выраженіемъ охарактеризовать состояніе русскаго общества въ какую-нибудь эпоху, -- какъ нельзя лучше уживался съ романтизмомъ. Но какъ бы то ни было, не въ этомъ главная суть творчества Гончарова. Романисть не призванъ писать философію исторіи. Существенно для насъ то, — и въ этомъ, на мой взглядъ, заключается главная особенность манеры Гончарова — что во всёхъ своихъ романахъ онъ выводитъ на сцену не просто людей, не индивидуальные характеры, даже не типы, а, если можно такъ выразиться, пълыя обобщенныя поколънія, что фигуры его, стало быть, не живыя, а символическія. И внимательно прочитавъ его романы, а вслъдъ за ними и его самооценку, не трудно въ этомъ убедиться. Что такое въ самомъ дълъ Петръ Ивановичъ Адуевъ и его племянникъ? Живые люди, представители типическихъ характеровъ? Если характеръ лица

можеть состоять изъ одной, всепоглощающей черты, если возростъ достаточенъ для опредъленія типа, то можно, пожалуй, признать за таковые героевъ «Обыкновенной исторіи». Но въ иномъ, болъ широкомъ, смыслъ Александръ и его дядя не характеры и даже не типы, а простыя одицетворенія двухъ противоположныхъ взглядовъ на жизнь, обусловленныхъ отчасти ихъ возростомъ. Въ ихъ судьбъ, въ ихъ взаимномъ столкновеніи, отличительныя свойства характера не играютъ никакой роли, да и, строго говоря, судьбы у нихъ нътъ никакой, нътъ, по крайней мъръ, развитія ихъ взаимныхъ отношеній, нъть дъйствій и борьбы. Всъ ихъ безчисленные разговоры ничто иное, какъ диспуты на тему: какъ следуетъ смотрёть на жизнь, восторженно доверчивыми глазами чувствительнаго юноши, или насмъшливо черствымъ взглядомъ сухого и умнаго дъльца? И всъ невзгоды, черезъ которыя проходить Александръ, не болъе, какъ примъры и доказательства въ пользу тезиса дяди. Замъчательно, между прочимъ, что носители лучшаго, прогрессивнаго начала, того, на чьей сторонъ авторъ, у Гончарова почти всегда представители старшаго поколънія, каковы и Петръ Ивановичъ въ «Обыкновенной исторіи» и бабушка въ «Обрывъ». Поистинъ любопытно, что и это проглядъли его либеральные цънители.

Перехожу къ двумъ последующимъ романамъ, въ которыхъ и захвать глубже и рисунокъ несравненно шире, чъмъ въ «Обыкновенной исторіи». Нельзя отрицать, что и Обломовъ такой же обобщенный символическій типъ, какимъ былъ и Александръ Адуевъ. Въ своей извъстной статьъ «Что такое Обломовщина?» Побролюовъ призналь въ Обломовъ олицетворение цълаго помъщичьяго класса, выросшаго на почвъ кръпостного права. Обломовъ выражаетъ собою не только опредъленное психологическое явленіе, болъе или менъе распространенное, но и общее свойство цълой общественной группы, естественный и притомъ неизбъжный продукть соціальныхъ условій, жизни, сложившейся помимо личнаго труда. Русскій баринь, привыкшій сь дітства кь услужливому раболъпству кръпостныхъ, не можетъ не стать Обломовымъ въ большей или меньшей степени, потому что привычка обращаться къ помощи чужого труда въ самыхъ мельчайшихъ отправленіяхъ жизни не можетъ не атрофировать въ немъ всякую личную иниціативу. И воть почему, съ точки зрвнія Добролюбова, герои русскаго романа, начиная съ Евгенія Онъгина, всъ до единаго лишь видоизм'тненія одного и того же типа, непрерывающаяся династія Обломовыхъ. Неспособность дъйствовать, безсиліе воли-ихъ общая родовая черта, нашедшая только въ Обломовъ самое полное свое выраженіе. Таковъ взглядъ Добролюбова, и такова быть можеть настоящая причина популярности Гончаровского романа, въ которомъ тогдашняя публика увидала яркое изобличение крыпостныхъ

порядковъ. И конечно въ толкованіи Добролюбова содержалась доля истины. Но какъ всякое черезчуръ широкое обобщение, оно въ сущности не объясняетъ ничего. Одна и та же почва способна выращивать самыя различныя произведенія, но лопухъ и пшеница, репейникъ и роза, не становятся похожими другъ на друга, отъ того, что ростуть въ перемежку. Къ одному и тому же классу могуть принадлежать животныя самыя разнородныя, и чёмъ общёе у нихъ черта взаимнаго сходства, тъмъ слабъе она ихъ характеризуетъ. То же самое бываеть и съ людьми. Тэнъ гдъ-то сказалъ, что типы следують одни за другими какъ бы въ іерархическомъ порядкъ, смотря по степени ихъ распространенности. Такъ европеецъ, насколько онъ можеть быть названъ типомъ, представляетъ собою высшій порядокъ въ сравненіи съ типомъ національнымъ и въ свою очередь уступаетъ типу общечеловъческому. Но едва ли это замечание можеть вполне применяться къ типу художественному. Въ самомъ дълъ, чъмъ большее число людей обладаютъ какою-нибудь общею чертою, тъмъ менъе эта черта способна ихъ охарактеризовать. Литературный типъ могучъ не потому, что онъ обнимаеть собою огромное число отдёльныхъ личностей, а потому что онъ глубоко, ярко и пластично рисуеть такую черту характера, которая является въ немъ господствующею и вследствіе того опредъляеть его остальныя черты. Гамлеть, Донъ-Кихоть и Донъ-Жуанъ являются въчными и геніальными произведеніями творчества не потому, чтобы людей имъ подобныхъ можно было встрътить на каждомъ шагу, а оттого лишь, что они съ необыкновенною яркостію возсоздають передъ нами извёстный, быть можеть, очень немногочисленный, разрядъ человъческихъ личностей. И примъняя это къ Гончаровскому Обломову, какъ понималъ его Добролюбовъ и повидимому самъ Гончаровъ тоже, нельзя не признать, что онъ служить лишь очень одностороннимъ представителемъ дореформеннаго, помъстнаго дворянства. Странно было бы въ самомъ дълъ подводить подъ мърку Обломова цълый многочисленный классъ въ то самое время, когда въ лицъ мировыхъ посредниковъ онъ выставилъ столько энергичныхъ дъятелей переустройства крестьянскаго быта и лишь нёсколько лёть послё того, какъ изъ его рядовъ вышло столько защитниковъ Севастополя. Да и самый тотъ, наиболъе безобразный типъ помъщика-рабовладъльца, который дико бушеваль въ кръпостной средъ, удовлетворяя самыя необузданныя страсти, типъ помъщика-самодура и притъснителя, мало походилъ на вялаго, но за то мягкаго, почти симпатичнаго, лънтяя Обломова. Въ сущности главную основу Обломовскаго характера, его безпечную лень, можно бы отыскать и вне поместнаго сословія во всёхъ классахъ русскаго общества. Чиновникъ, равнодушно тянущій служебную лямку, профессоръ, рутинно и вяло повторяющій въ сотый разъ ту же лекцію, мужикъ, бросающій свою полосу и безпечно смотрящій, какъ валится его хата, это все тѣже представители Обломовщины. Но и весь русскій народъ въ его совокупности было бы несправедливо обзывать этимъ именемъ. Геніальный его преобразователь, чья мощная фигура быть можетъ одно изъ самыхъ яркихъ выраженій личной воли, какое знаетъ цѣлая исторія человѣчества, и своими пороками и своей неудержимой энергіей едва ли не болѣе вѣрный представитель своего народа, чѣмъ безобидный и неподвижный герой Гончаровскаго романа. Народъ, который на первыхъ порахъ своего историческаго поприща, создалъ новгородскую повольницу, а потомъ изъ своихъ рядовъ выставилъ казачество, это среднее явленіе между разбойничьей шайкой и рыцарскимъ орденомъ, такой народъ въ Обломовы не годится.

И такъ, если мы въ характеръ Обломова находимъ черту, отчасти свойственную дворянскому классу, а пожалуй и цълому русскому обществу, то черта эта даетъ намъ и о русскомъ дворянствъ и о русскомъ народъ въ совокупности лишь очень поверхностное, очень слабое представление. Но въ свою очередь черта эта такъ же мало, такъ же не совершенно обрисовываетъ самого Обломова, какъ индивидуальный характеръ. Человъкъ, и какъ личность и какъ типъ, существо черезчуръ сложное въ своей жизненной организаціи, чтобы одна неповоротливая лінь могла возсоздать его съ достаточной полнотой. Она воспроизводить лишь одну его особенность, доведенную правда до уродливости, но недостаточную для схожести портрета, какъ недостаточна была бы уродливость физическая въ родъ слишкомъ длиннаго носа или горба на спинъ. При всемъ несомнънномъ мастерствъ, съ какимъ нарисованъ Обломовъ, при всей талантливости, съ какой удалось Гончарову на всемъ пространствъ длиннаго романа заинтересовать читателя судьбою лица, погрязшаго въ непробудный сонъ, Обломовъ представляется мнъ лишь, какъ силуэтъ человъка, которому не достаеть выпуклости, чёмъ-то въ роде ярко освещенной китайской тъни. Намъ ясно видна только одна особенность его натуры, а всъ прочія свойства его души, все, что дополняеть его характерь, остается недодёланнымъ, точно это удачный набросокъ карикатуры, а не портреть живого, цёльнаго человека. И когда Гончарову понадобилось вывести Обломова изъ неподвижности, столкнуть съ кровати, на которой онъ лежить всю первую часть романа, для драматическаго конфликта ему пришлось вывести людей иного сорта, Ольгу и Штольца, вышедшихъ изъ той же среды, но совстить уже не похожихъ на Обломова. Видно среда эта не встать своихъ дътей создавала по тому же образцу. И здъсь въ описаніи романа Обломова съ Ольгой онъ остался въренъ своему излюбленному контрасту между натурой мягкой и чувствительной, но неспособной къ дъятельности, и характеромъ сильнымъ, но всецъло

ушедшимъ въ сухое, практическое дъло. Штольцъ, котораго Ольга предпочла Обломову, Штольцъ, этотъ русскій американецъ, съ самаго дътства предоставленный самому себъ и оттого привыкшій себъ прокладывать дорогу, это все тотъ же Петръ Ивановичъ Алуевъ, но уже болъе мололой, съ усовершенствованными европейскими пріемами, это уже не просто чиновникъ, ловкостью и рутиной добивающійся генеральскаго званія, а бойкій аферисть, расправляющій крылья и умінощій отыскать новые пути къ обогащенію. Въ этомъ смысл'я Штольцъ д'виствительно типъ прогрессивный. Въ концъ пятидесятыхъ годовъ Гончаровъ какъ будто предугадаль тоть еще не сложившійся тогда классь людей, который въ полномъ своемъ расцетт появился въ концт шестидесятыхъ, желъзнодорожныхъ строителей и банковыхъ дъльцовъ, съ нъкоторымъ презръніемъ смотръвшихъ на казенную службу, потому что таже казна при умъньи обращаться съ ней давала имъ на иномъ поприщъ болъе широкую наживу. И въ этомъ отношеніи нельзя не признать за Гончаровымъ что-то въ родъ пророческаго дара. Но ликовать по поводу того, что на смену Обломовымъ придуть Штольцы, едва ли представлялся особенный поводъ. И въ своемъ знаменитомъ очеркъ Добролюбовъ какъ бы понималъ это, говоря, что Ольга, если она когда-нибудь разочаруется въ Штольцъ, покинеть и его и пойдеть на встръчу къ тому человъку, который откроеть передъ нею поле безкорыстной общественной дъятельности. Добролюбовъ ошибался лишь въ одномъ. Едва ли Ольга, которую онъ силился перетянуть въ прогрессивный лагерь, сухая резонерка Ольга, также хладнокровно пожертвовавшая любимымъ ею Обломовымъ, какъ Наденька пожертвовала Александромъ для блестящаго графа, едва ли Ольга захотъла бы отдать себя на служение идеъ, приносящей все, что угодно, кромъ богатства и комфорта.

Въ «Обрывъ» рамки картины расширяются. Это уже не простой контрастъ между двумя полюсами русской натуры, какъ въ «Обыкновенной исторіи» и въ Обломовъ», а попытка нарисовать картину русскаго общества въ эпоху его пробужденія, цёлую галлерею портретовъ изъ этой эпохи, какъ выразился самъ Гончаровъ. Насколько эти портреты автору удались, насколько они въ самомъ дѣлѣ портреты, а не произвольныя созданія фантазіи, это уже другой вопросъ. Но фабула въ «Обрывъ» несравненно многостороннѣе и живѣе, это уже настоящая жизнь съ ея борьбою и страданіями, а не простая отвлеченная дилемма, какую представляють собою Петръ Ивановичъ и Александръ, Обломовъ и Штольцъ. Но первый вопросъ, съ которымъ мы вправѣ обратиться къ Гончарову,—онъ самъ на то уполномочилъ читателя въ своемъ «Лучше поздно, чѣмъ никогда»,—это вопросъ о томъ, насколько «Обрывъ» въ самомъ дѣлѣ рисуетъ эпоху пробужденія, т. е. попросту говоря

шестидесятые года. Припомнимъ, что Гончаровъ смотрить самъ на себя прежде всего, какъ на художника, что его творчество, стало быть, не плодъ рефлексіи, не дъло ума, работавшаго на заданную себъ тему, а непосредственный акть возсозданія дъйствительности. Между темъ, меня здёсь невольно беретъ сомненіе. «Обрывъ» быль задуманъ двадцать три года до своего появленія въ свътъ, въ 1847 г., и понемногу наросталъ, пока за одно съ нимъ выростала жизнь и накопляла для автора впечатленія. Но какимъ же образомъ романъ, задуманный въ концъ сороковыхъ годовъ, можетъ содержать картину шестидесятыхъ, если только онъ въ самомъ дълъ результатъ непосредственнаго творчества, а не фабула, нанизанная на готовую идею. Не отразилась ли на немъ медленность работы и разнородность эпохъ, откуда черпался матеріаль? И мив сдается, что въ «Обрывв» на самомъ двлв сталкиваются между собою люди и понятія, очень далеко отстоящіе другь отъ друга по времени, тридцатые года, шестидесятые. Церевня, въ которую прібзжаеть Райскій, городъ, стоящій рядомъ съ нею, это вполит дореформенная Россія съ кртпостнымъ правомъ и старыми учрежденіями, съ нетронутою плъсенью досевастопольскаго времени. И Петербургъ, какъ рисуетъ его въ началъ романа Гончаровъ, съ пуританской гостинной Софьи Николаевны Бъловодовой, надъ которою какъ два цербера неподвижно и зорко наблюдають ея тетушки, Петербургь, гдв водятся такіе чиновники, какъ Аяновъ, и свътскія женщины не смъють выглянуть на улицу или остаться съ глазу на глазъ съ мущиною, все это сильно отзывается тридцатыми годами, а въ шестидесятыхъ помнилось развъ по преданію. И даже мелкія подробности, детали костюма, то обстоятельство, что въ своемъ путешествіи Райскій, какъ будто не встръчаетъ на пути ни жельзной дороги, ни даже парохода, что на завтракъ у бабушки въ деревнъ мъстный провинціальный тузъ является во фракъ съ орденами, развъ это не тридцатые или по крайней мъръ сороковые года? Мнъ скажуть, что все это мелочи, пустяки, на которые вниманія обращать не стоить, но въдь Гончаровъ писалъ не простой романъ, содержащій одни любовныя похожденія, какія могуть происходить въ какое угодно время, а романъ бытовой, т. е. романъ, непремънно отмъченный извъстной, опредёленный эпохой. А вёдь, что такое быть, какъ не рядъ мелочей, который вёдь нельзя произвольно набирать изъ разныхъ десятильтій. И не одна внышняя обстановка, сами понятія дыйствующихъ лицъ, языкъ, которымъ они говорятъ, носятъ на себъ отпечатокъ давно прошедшаго времени. Свътскій чиновникъ Аяновъ не бюрократь шестидесятыхъ годовъ, бойко пишущій проекты на основаніи заграничныхъ образцовъ, а бюрократь дореформенный, я чуть было не сказаль, допотопный, мирно ведущій свое рутинное, неспъщное дъло! А Нилъ Андреевичъ, эта гроза цълой про-«истор. въсти.», май, 1891 г., т. хиу.

винціи, этотъ оставной предсёдатель какой-то палаты, осужденія котораго всё боялись, даже женщины, развё онъ возможенъ въ шестидесятыхъ годахъ? А Титъ Никонычъ съ своей вёчной табакеркой и цвётнымъ фракомъ, шаркающій ножкой и сладенькій съ дамами, эта куколка изъ стариннаго фарфора, развё онъ не кажется въ романё остаткомъ давно минувшей эпохи, какъ среди фауны иныхъ странъ встрёчаются запоздалые представители минувшихъ геологическихъ формацій. И какъ могутъ эти люди встрёчаться съ Маркомъ Волоховымъ и Вёрой иначе какъ подъ тёмъ условіемъ, чтобы они сами были уже въ гробу, а тё лишь въ колыбели.

Но довольно объ этомъ. Перейдемъ къ главному лицу романа Райскому, этому прямому потомку Обломова, по словамъ самого Гончарова. Не смотря на то, что Райскій не отвлеченное, не аллегорическое лицо, какъ Обломовъ, что вся его натура передъ нами раскрыта, освъщена со всъхъ сторонъ, онъ вышелъ гораздо бледнее своего предшественника. Произошло это кажется оттого, что авторъ не усвоилъ себъ вполнъ ясной и опредъленной точки зрънія относительно своего героя. Если Илья Ильичъ Обломовъ олицетворяетъ непробудную спячку русскаго дворянства, то Борисъ Райскій предназначенъ собою выразить его пробужденіе, его порывъ къ дъятельности, но въ то же время и роковую его неспособность отыскать такую дъятельность или по крайней мере довести до конца. И адесь Гончаровъ остался веренъ себъ, т. е. въренъ своей привычкъ иронизировать надъ идеализмомъ, видъть въ немъ синонимъ безпомощности. Райскій не потому только не умъеть избрать себъ цъль жизни и, найдя, кръпко ея держаться, что онъ происходить изъ дворянской среды и получилъ дворянское, т. е. въ сущности говоря дурное воспитаніе. Въдь бабушка Татьяна Марковна и Тушинъ тоже принадлежатъ къ дворянству и особенно блестящее воспитание врядъ ли получили, а они безхарактерностью и отсутствіемъ выдержки ужъ конечно не отличаются. Безпомощность Райскаго-и въ этомъ его существенное несходство съ Обломовымъ-черта индивидуальная. Онъ характеръ личный, а не символическій типъ, если только можно принять за характеръ ту совокупность несообразныхъ свойствъ и поступковъ, изъ которыхъ складывается жизнь Райскаго. Онъ неудачникъ, потому-что онъ диллетантъ, притомъ въ любви точно такъ же, какъ въ искусствъ, а диллетантъ онъ оттого, что упорная работа ему ненавистна, и необыкновенно быстро охладъваеть зародившійся въ немъ пыль. Эта ненависть къ труду, положимъ, черта Обломовская, но Райскій собственно не самый трудъ ненавидить - вся жизнь его вёдь проходить въ неугомонномъ исканіи предметовъ для любви и для вдохновенія-ему претить скучная подготовительная работа и долгое сидение за однимъ деломъ.

Онъ терпъть не можетъ ни школы, ни выдержки, и все это въ немъ гораздо болъе плодъ безпокойной мечтательности, чъмъ Обломовской ліни. По складу своей натуры Райскій очень близокъ къ къ Тургеневскимъ «лишнимъ людямъ» отъ Гамлета Щигровскаго увзда до Лаврецкаго включительно. Но что за разница въ пріемахъ обоихъ художниковъ! Тургеневъ совершенно ясно видитъ коренной недостатокъ своихъ героевъ, ихъ незнаніе жизни, этой науки всѣхъ наукъ, но онъ въ то же время любить ихъ, пламенно любитъ, какъ лучшихъ людей своего времени, и вы за одно съ нимъ чувствуете, что это дъйствительно самые лучшіе люди, которымъ не постаетъ одного только, --практического умѣнія взяться за дѣло. А у Гончарова взглядъ на своего героя какъ будто двоится, онъ и любитъ его и надъ нимъ смъется, --чего Тургеневъ не дълаетъ никогда, -выдаеть его устами Въры за умнаго человъка, а заставляеть его не только дёлать, но и говорить рядъ непозволительныхъ глупостей. Посудите сами.

Райскій въ обращеніи съ женщинами, которыхъ любить или скорте воображаеть, что любить, то похожъ на робкаго мальчика, не рѣшающагося заговорить о своей страсти, то на ревниваго старика, уже недовърчиваго къ себъ и своимъ силамъ. Такъ ведетъ онъ себя и съ Бъловодовой, и съ Върой, а между тъмъ ему тридцать четыре года, т. е. онъ какъ разъ въ возроств жизненнаго опыта и увъренности въ себъ. Всю первую часть романа онъ увлекается своей кузиной Софьей Николаевной, читаеть ей длиннъйшія проповъди о необходимости стряхнуть съ себя обузу условныхъ приличій и уваженія къ зав'ятамъ предковъ, выйти изъ своей затхлой атмосферы на просторъ жизни и свободы. Но все это онъ проповъдуеть ей не какъ мужчина, который добивается любви женщины, потому что любить ее самь, а какъ профессорь, излагающій какую-то теорію своболной любви. И когла безконечная лекція оказываеть свое действіе, но не въ примененіи къ самому профессору, когда въ холодной натуръ Софьи разжигается слабый огонекъ склонности къ завзжему иностранцу, Райскій негодуеть, приходить въ изступленіе, ревниво требуеть отъ нея отчета, какъ будто онъ, несчастный, имъеть на нее какія-нибудь права, и жизнь не успъла научить его, что такія права даеть одна только любовь. Потомъ въ деревит, куда онъ утхалъ набирать свъжихъ впечативній для своей кисти, повторяется то же. Сперва Райскій довольно-таки двусмысленно ухаживаеть за Мареинькой, поджидаеть, не успъеть ли ея свъжая невинность подогръть въ немъ чуть-чуть затеплившееся чувство, и все никакъ не можетъ довести себя до настоящей степени кипънія. Но воть прівзжаеть Въра, гостившая въ сосъдствъ у попадъи, и Мареинька позабыта, Райскій, не знавшій еще о возвращении старшей сестры, заходить случайно къ ней въ комнату, и туть же съ перваго мгновенія его охватываеть новый

припадокъ диллетантской любви, и къ молодой дъвушкъ онъ немедленно предъявляеть требованіе взаимности во имя того, что ея красота расшевелила въ немъ художническую жилку. И когла Въра даеть ему не двусмысленно понять, что онь ей надобдаеть своей навязчивой страстью, Райскій не унимается. Онъ силится доказать ей, что она обязана придти къ нему на помощь, выказать состраданіе къ его бользненной любви, точно онъ въ самомъ дъль неизлечимый больной, а она какая-то сестра милосердія. Либо она должна ответить ему взаимностью, либо отнять у него всякую надежду, назвавъ ему человъка, которому она отдала свое сердце. То онъ увъряеть и ее, и себя, что ему нужна одна ея дружба и во имя этой дружбы навязываеть себя къ ней въ поверенные, то онъ стережеть ее, требуеть, чтобы она позволяла ему читать свои письма. ведеть съ ней книжнымъ, напыщеннымъ языкомъ длиннъйшія разсужденія о правахъ, которыя будто бы даеть ему страстное поклоненіе ея красоть. А когда, наконець, въ роковую минуту внутренней борьбы съ своимъ чувствомъ къ Марку Волохову она обращается къ Райскому за помощью, просить защитить ее отъ собственной слабости, бъдный влюбленный теряеть голову, въ отчаяніи ломаеть руки и наивно спрашиваеть у Въры, что можеть онъ сдёлать, чтобы спасти ее. Вмёсто того, чтобы заключить ее въ свои объятія и выказать на дъль свою преданность любимой дввущкь. онъ лишь въ сотый разъ повторяеть ей безплолныя уверенія въ своей книжной любви. И нечего удивляться, что измученная дъвушка, убъдившись въ полномъ ничтожествъ его мнимаго чувства, опрометью бъжить на дно обрыва къ ожидавшему ее тамъ Марку Волохову...

Я бы никогда не кончиль, еслибы захотъль привести здъсь всъ примъры по меньшей мъръ страннаго поведенія Райскаго. Что сказать хотя бы о томъ, какъ онъ трусливо пасуетъ передъ Маркомъ, давая ему обирать себя, позволяя себъ говорить въ лицо дерзости чуть не съ первой ихъ встръчи? Что сказать о букетъ изъ померанцевыхъ цвътовъ, брошенномъ въ окно Въры послъ того, какъ онъ всю ночь прокараулиль въ обрывъ? И такъ онъ поступиль съ дъвушкой, которую онъ имълъ, положимъ, право ревновать, но оскорблять которую не ръшился бы ни одинь порядочный человъкъ. А каково его поведение съ Полиной Карповной, которую онъ сперва. какъ истинный рыцарь, защитилъ отъ Нила Андреевича, но потомъ, когда она пришла къ нему въ садъ съ своими надобдливыми утъщеніями, грубо оттолкнуль, назвавь ее гадиной? — по истинъ рыдарскій поступокъ! Еще лучше обращеніе его съ женой его друга Козлова, къ которой онъ пришелъ, чтобы прочесть ей лекцію о супружеской върности и все-таки кончиль тъмъ, что прибавиль лишнюю измёну къ безчисленному списку ея невёрностей мужу. Впрочемъ, спъщу оговориться. Въ сценъ съ женой Козлова Райскій единственный разъ въ теченіе всего романа поступилъ съ женщиной не такъ, какъ Гоголевскій Подколесинъ, не отретировался въ ръшительную минуту, хоть и здъсь, правда, онъ сталъ виновнымъ почти по принужденію.

Скажу теперь нъсколько словъ объ остальныхъ лицахъ романа. На главной героинъ «Обрыва», на Въръ, переходное время отразилось такъ же, какъ на Райскомъ, т. е. отразилось такъ же не полно и не ръшительно. Говоря о ней, Гончаровъ какъ бы извинялся за то, что такая изящная девушка, какъ Вера, дала себя увлечь Марку Волохову. Въ этомъ смыслъ, говорить самъ авторъ, ему доводилось слышать многочисленные упреки себъ. Этихъ извиненій я съ своей стороны несовстить понимаю. Втру окружаеть такая коллекція ничтожныхъ или смішныхъ людей, за исключеніемъ, правда, бабушки, съ которой, однако, пылкая и своенравная дъвушка не могла въдь чувствовать и мыслить за одно, что даже Маркъ Волоховъ, при всей своей вычурной грубости долженъ былъ ей показаться выдающимся и во всякомъ случат свежимъ человъкомъ. Прельстила ее, разумъется, не самая эта вычурность-она была настолько умна, чтобы разгадать, сколько въ пріемахъ Марка было напускного, а та несомнънная своенравная сила, которая чувствовалась въ немъ, новизна его понятій и рѣчей, рѣзкихъ, но за то свободныхъ, съ которыми не могли идти въ сравнение узкія понятія окружавшихъ ее людей, привыкшихъ думать по установленной мёрке и гнуть спину даже передъ такимъ авторитетомъ, какъ Нилъ Андреевичъ, не могли идти въ сравнение и надутыя тирады Райскаго. Въръ, которой прежде всего хотълось отстоять свою самостоятельность въ этой безличной средв, даже такой неказистый герой, какъ Маркъ, долженъ былъ показаться крупнымъ. Увлечение ея понятно, и упрекать за него Гончарова не приходилось. Въ горячую эпоху шестидесятыхъ годовъ такіе случаи встръчались сплошь и рядомъ, и самая Въра далеко не является особенно яркою представительницей передовыхъ дъвушекъ того времени. Она въ концъ концовъ вернулась изъ обрыва, хоть и не совстить благополучно, и раскаяние въ совершенной винт у нея проявилось съ такою силою, что она спешить идти съ повинной головой признаваться въ своемъ гръхъ даже передъ такими людьми, какъ Райскій и Тушинъ, людьми не имъвшими надъ нею ни права, ни власти. А когда одинъ изъ нихъ, честный, правда, но очень ваурядный, Тушинъ, предлагаеть ей спокойное пристанище въ своемъ домъ, она съ радостью идеть за этого, совсъмъ нелюбимаго ею человъка, готовая промънять мимолетную страсть на привольную и обезпеченную, но совству безцвтную жизнь. Это ли не благоразуміе, правда, нъсколько позднее? И если мы вспомнимъ, что ровно за десять літь передь «Обрывомь» Тургеневь даль русской литературъ Елену въ «Наканунъ», съумъвшую до конца,

до гроба пойти за любимымъ человъкомъ, нельзя будетъ за Върой признать значеніе наиболъе крупной и типичной героини эпохи пробужденія.

Въръ, пытавшейся стряхнуть иго условныхъ обязанностей, служитъ контрастомъ ея младшая сестра, Мароинька, какъ Тушинъ противополагается Райскому и Марку. И робкая Мареинька, и богатырь Тушинъ одинаково представляють собою законный порядокъ вещей, върность преданіямъ и разумную положительность вкусовъ, всегда составлявшихъ неизменный идеалъ Гончарова. Мареинька въ обрывъ не пойдеть даже съ безобиднымъ Райскимъ, а силачу Тушину никакіе обрывы не страшны, онъ всегда изъ нихъ выйдетъ невредимымъ, потому что звъздъ съ неба онъ хватать не собирается, а свой не особенно далекій умъ прикладываеть къ тому, чтобы съ буржуазною аккуратностью избъгнуть ненужнаго риска. И въ судьбъ Мареиньки, которая даже замужемъ изъ повиновенія бабушкъ не выйдеть, Гончаровь находить истиню прочное женское счастье, какъ Тушинъ призванъ доставить покой и убъжище на время увлекшейся Въръ. Судьба объихъ сестеръ обезпечена вполнъ, настолько обезпечена по крайней мъръ, насколько полная чаша въ домъ и невозмутимое спокойствіе въ супружествъ залогь върнаго счастія.

Но самое полное и притомъ самое удачное воплошение Гончаровскаго идеала являеть собою бабушка Татьяна Марковна. Я не стану искать въ ней, какъ дълаеть это самъ авторъ, олицетвореніе цілой дореформенной Россіи: до такой колоссальной роли бабушка не доросла. Но она представляетъ собою нъчто лучшее, чъмъ любая аллегорическая фигура, хотя бы самая крупная по размърамъ. Она вполнъ живое и правдивое лицо, на изображение котораго Гончаровъ потратилъ самыя яркія и притомъ самыя върныя краски своей кисти. Рисуя въ ней представительницу кръпостного быта, Гончаровъ съумълъ извлечь изъ этого быта все, что могь отыскать въ немъ симпатичнаго, прочную домовитость. практическій опыть, умітье внушать къ себі уваженіе, и глубокую, притомъ не робкую честность. Въ то же время онъ не попытался скрасить истину въ угоду полюбившейся ему Татьянъ Марковнъ. Бабушка всъми своими привычками, симпатіями, убъжденіями твердо вросла въ почву крупостного быта. Вну его условій жизнь ей даже просто непонятна.

При всей сердечной добротъ своей она строга и взыскательна къ своимъ кръпостнымъ людямъ и твердо увърена, что имъетъ прирожденное право ими владъть и управлять. На этомъ типъ, какъ позднъе въ своихъ воспоминаніяхъ, озаглавленныхъ «На родинъ», Гончаровъ показалъ себя истиннымъ художникомъ, умъющимъ спокойно и правдиво возсоздавать образы изъ живой дъйствительности и находить въ самой неприглядной средъ вполнъ че-

ловечныя, примиряющія, мягкія черты. И въ теченіе всего романа симпатіи его, какъ и симпатіи читателя, остаются върными Татьянъ Марковнъ, не смотря на то, что въ «Обрывъ» представлена начинающаяся борьба между старой и новой Россіей, между отцами и дътьми, Гончаровъ становится бозпристрастно между объими сторонами, воздавая должное каждой изъ нихъ. Онъ любить и Райскаго, и Въру, но предпочтение онъ отдаеть Татьянъ Марковив. Въ ея твердой върности старымъ обычаямъ, соединенной съ живымъ, здравымъ умомъ, онъ видить лучшій типъ русской женщины и сожалбеть, быть можеть, что типу этому суждено исчезнуть. И здёсь я не могу воздержаться отъ двухъ замёчаній. Тоть самый крыностной, деревенскій мірь, который въ «Обломовь» является намъ непробудно спящимъ и въ то же время сильно пошатнувшимся, готовымъ уже къ паденію, этотъ міръ съумъльтаки выработать мощную и бодрую фигуру бабушки. Не была стало быть въ немъ, какъ полагаетъ Добролюбовъ, сплошная Обломовщина. Въдь не пробуждение же шестидесятыхъ годовъ создало бабушку, напротивъ она является намъ, какъ ръзкая противоположность новымъ людямъ, и все-таки преимущество энергіи и здраваго смысла на ея сторонъ. И это обстоятельство меня наводить на другую мысль, которую я не могу здёсь не высказать. Даже въ томъ изъ своихъ романовъ, который призванъ изображать вторжение новыхъ идей въ стародавнюю русскую жизнь, Гончаровъ отдаетъ предпочтение не этимъ новымъ идеямъ. Да и въ самой прежней Россіи онъ цънить не идеальныя стремленія, не богатырскіе подвиги, а скромную прочность семейнаго очага, незатыйливый умъ, вышколенный жизненнымъ опытомъ. При всей симпатичности бабушки нельзя не признать, что и здёсь Гончаровъ остался въренъ своему всегдашнему идеалу, идеалу практической мудрости, доступной людямъ средняго разбора.

Мнѣ остается сказать нѣсколько словь о Маркѣ Волоховѣ, этомъ единственномъ изъ дѣтищъ Гончарова, доставившемъ творцу своему много литературныхъ хлопотъ. За Марка Волохова часть критики посѣтовала на Гончарова, находя въ этой безпутной фигурѣ обвинительный актъ противъ молодого поколѣнія. За подобный грѣхъ въ то время казнили строго, и Гончаровъ былъ обязанъ лишь своей популярности тѣмъ, что дѣло обошлось немногими критическими замѣтками. Въ своемъ «Лучше поздно, чѣмъ никогда» онъ рѣшительно отрицаетъ, чтобы, рисуя Марка, онъ хотѣлъ написать сатиру на молодежь. Но позволительно думать, что это не было совершенно искреннее оправданіе. Такъ, немного ниже, Гончаровъ сознается, что Маркъ Волоховъ представляетъ собою типъ довольно распространенный среди тогдашней молодежи. Онъ говоритъ правда, что люди подобные Марку на короткое лишь время всплыли на поверхности русскаго общества

и очень скоро были выброшены имъ, какъ ни къ чему негодные бахвалы и наглецы. Незачъть и говорить, что здъсь Гончаровъ оказался плохимъ пророкомъ. Не въ этомъ однако дъло. Теперь, когда движеніе шестидесятыхъ годовъ уже далеко за нами, можно уже вполнъ спокойно, не рискуя никого обидъть, спросить у себя, что такое былъ Маркъ Волоховъ и насколько онъ въ самомъ дълъ годится въ представители тогдашней передовой молодежи.

Въ «Обрывъ», строго говоря, даже не одинъ Маркъ Волоховъ, а цёлыхъ два. Первый является передъ нами, какъ действующее лицо, второй подробно описанъ авторомъ въ самомъ концъ романа. И надо признаться, что они другь на друга несовстви похожи. Считая нужнымъ снаблить вывеленную имъ личность Марка длиннымъ комментаріемъ, Гончаровъ, быть можетъ, находился подъ впечатленіемъ советовъ, данныхъ ему литературными друзьями или что тоже бываеть съ романистами, слишкомъ долго писавшими какое-либо произведеніе, его собственный взглядъ на Марка съ теченіемъ времени изм'єнился. Тотъ Маркъ, котораго онъ подробно описаль въ конце романа, въ самомъ деле олицетворяетъ собою отрицательное направление шестидесятыхъ годовъ и является передъ нами, какъ родной братъ Тургеневскаго Базарова. Это отрицатель закоренёлый, отрицатель по профессіи, если можно такъ выразиться, не признающій ни въры въ Бога, ни обязанности передъ людьми, сухой, озлобленный и мрачный. Само собою разумъется, что онъ гораздо блъднъе своего прототипа Базарова, уже въ силу того, что простое описаніе характера по рельефности никогда не можеть равняться художественному его возсозданію. Читая Гончаровскій комментарій, мы должны върить автору на слово, мы не видимъ ни ръзкой законченности Базарова, ни его мощнаго ума, ни въ особенности тъхъ примиряющихъ чертъ, которыми въ «Отцахъ и дътяхъ» Базаровъ подкупаеть въ свою пользу читателя. Но это еще не все. Тотъ Маркъ Волоховъ, о которомъ здёсь идеть рёчь, совершенно также, какъ и самъ Базаровъ, отнюдь не можетъ служить представителемъ всей передовой молодежи шестидесятыхъ годовъ. Въ Базаровъ, какъ и въ Волоховъ, является передъ нами лишь одно изъ двухъ теченій, слившихся вмёстё въ эпоху шестидесятыхъ годовъ. Въ самомъ дёлё на ряду съ молодежью Базаровскаго склада, сухой, безжалостно ръзкою, не признававшею ничего, кромъ силы разума, существовала молодежь иного типа, -- восторженная до наивности и всегда готовая принести себя въ жертву за свой идеалъ. И Тургеневъ потому имъть право назвать свой романъ «Отцами и дътьми», что на ряду съ Базаровымъ онъ выставилъ мягкаго Аркадія. Ничего подобнаго мы въ «Обрывъ» не видимъ. Маркъ Волоховъ стоить тамъ одиноко, и потому, быть можеть, тогдашние критики Гончарова были несовсемъ не правы, жалуясь на то, что онъ наклеветаль на современную молодежь.

Совствить не таковъ однако другой Маркъ, который въ романт живеть и дъйствуеть. Этоть Маркъ не типъ, даже не характеръ, а скоръе темпераментъ, и въ этомъ качествъ онъ нарисованъ необыкновенно ярко и бойко. Въ немъ нътъ и слъда того мрачнаго отрицателя, портреть котораго набросанъ Гончаровымъ съ явною цълью возстановить противъ него читателя. Онъ просто безпутный малый, сорви-голова, какихъ въ любомъ армейскомъ полку можно легче отыскать, чёмъ въ рядахъ такъ называемыхъ нигилистовъ. Сосланъ онъ былъ по всей въроятности за какую-нибудь отчаянную шалость, а не за участіе въ политическомъ діль. Онъ только прикидывается убъжденнымъ соціалистомъ, онъ развъ для краснаго словца, чтобы удивить барышню, съ которой познакомился случайно, щеголяеть громкими фразами. На самомъ дълъ онъ веселый шалунъ, отчасти смахивающій на шалопая, большой охотникъ поживится на счетъ чужихъ денегъ и подвернувшихся ему любовныхъ приключеній и не особенно щепетильный въ своихъ поступкахъ. Онъ проходить передъ нами въ целомъ ряде комическихъ сценъ, то сидящій верхомъ на заборъ, то ворующій яблоки, то берущій у Райскаго деньги взаймы съ явнымъ намбреніемъ ихъ не возвращать. Такіе люди въ заговорщики не годятся. И Маркъ вдобавокъ совсъмъ не ожесточенная, не хищная натура. Въ его любви къ Въръ есть несомнънная искренность, это привязанность можеть быть не глубокая, но сильная, овладевшая всъмъ его существомъ, привязанность изъ-за которой въ концъ концовъ онъ все-таки готовъ идти на жертву. И, право, Гончаровъ сдёлаль бы лучше, оставивъ насъ подъ впечатленіемъ этого Марка, не дорисовывая его посредствомъ ненужнаго комментарія. Онъ останся бы можеть быть менте похожимъ на заправскаго нигилиста, но за то онъ вышель бы несравненно болъе цъльнымъ и живымъ.

Посмотримъ теперь, каковы отличительныя свойства таланта Гончарова, его положительныя и отрицательныя стороны, и какое мёсто принадлежить ему въ ряду нашихъ крупныхъ литературныхъ дарованій. Съ Достоевскимъ и Толстымъ Гончарова сравнивать нельзя вовсе: между нимъ и этими двумя романистами нётъ даже точекъ соприкосновенія. Ему недостаетъ глубокой силы и задушевности Достоевскаго и поразительно тонкаго анализа Толстого. Гончаровъ по преимуществу художникъ внёшнихъ, наружнихъ образовъ, онъ мало проникаетъ въ міръ внутреннихъ, психическихъ явленій.

Его дарованіе исключительно пластическое, онъ рисуетъ точно на полотив, рисуетъ одною кистью, не проникая въ глубину души своихъ созданій. И въ этомъ отношеніи онъ ближе къ Тургеневу.

чъмъ къ остальнымъ нашимъ художникамъ пера. Оба они предпочитають возсоздавать внёшнія проявленія натуры, чёмь докапываваться до ея внутреннихъ пружинъ. Оба любятъ рисовать природу, оба наконецъ великіе мастера красокъ и великіе поклонники изящнаго. Но и между ними есть существенное различіе. Тургеневъ любилъ говорить, что онъ въ одинаковой мъръ послъдователь и Пушкина и Гоголя. Мнъ сдается однако, что въ своемъ творчествъ онъ слъдовалъ примъру обоихъ далеко не въ одинаковой степени, что по тонкости письма, по красотъ образовъ и по сжатой выпуклости языка онъ гораздо болбе ученикъ Пушкина, чемъ Гоголя. Въ развитии таланта Гончарова, наоборотъ, Гоголь имълъ несравленно болъе участія, чъмъ Пушкинъ. Не говоря уже с прямыхъ слъдахъ подражанія, какіе обнаруживаются въ «Обломовъ», этомъ снимкъ съ гоголевскаго Тентетникова, два свойства Гончарова прямо указывають на родство его съ Гоголемъ, любовь къ обобщенію и наклонность къ карикатуръ. Гоголь совершенно также, какъ и Гончаровъ, любить придавать своимъ произведеніямъ символическій характеръ. Таковы и «Мертвыя души» и «Ревизоръ». Но если главныя дъйствующія лица у Гончарова большею частію символическія, то второстепенныя за то въ высшей степени карикатурны. Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно указать на Полину Карповну и Тита Никоныча въ «Обрывв», гораздо болве напоминающихъ сатирическій листокъ, чъмъ дъйствительную жизнь.

Но этимъ не ограничивается сходство Гончарова съ Гоголемъ, сходство, въ которомъ онъ, впрочемъ-этого и доказывать не стоитъдалеко отсталь отъ своего учителя. По формъ своихъ произведеній онъ тоже несравненно ближе къ автору «Мертвыхъ душъ», чёмъ къ творцу «Онъгина». Гончаровъ никогда не достигалъ той сжатой выпуклости образовъ, того поразительнаго чувства мъры, благодаря которымъ Пушкинъ до сихъ поръ остается у насъ неподражаемымъ образцомъ. Ни тъмъ, ни другимъ Гончаровъ не отличается. Описанія его сплошь и рядомъ расплывчаты, длинноты и ненужныя отступленія у него попалаются часто. На ряду съ картинами истинно поразительными по своей рельефности и красотъвспомнимъ, напримъръ, отъъздъ Александра Адуева изъ деревни и первое его возвращение туда, описание вихря, налетъвшаго на Адуевскую усадьбу, наконецъ, знаменитый сонъ Обломова, этотъ истинный перлъ Гончаровскаго творчества, - у него то и дело попадаются описанія черезчурь растянутыя и притомъ одинаково въ рисовкъ характеровъ и въ воспроизведении природы. Другими словами Гончаровъ зачастую перерисовываеть, какъ тъ художники, которые вмёсто широкой бойкости письма, часто достигаемой однимъ ударомъ кисти, любятъ выдълывать детали, дополнять мелкими штрихами первоначальный образъ. Гончаровъ иногда такъ

долго возится съ полюбившейся ему фигурой, такъ густо накладываетъ краски, что ясность и отчетливость изображенія утрачивается. Таково, напримъръ, безконечное описаніе дътства Райскаго, явно свидътельствующее о томъ, что Гончаровъ не справился съ своимъ героемъ, не смогъ его выставить передъ нами во весь ростъ, не прибъгая къ длинной біографіи.

Таковъ въ самомъ началѣ «Обрыва» портретъ Аянова, только что выведеннаго передъ читателемъ и затѣмъ не играющаго въ романѣ никакой роли.

Техника Гончарова оказывается далеко несовершенною и въ самомъ построеніи его романовъ. Художественное произведеніе тогда только вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ вкуса, когда всѣ части его расположены гармонически. А этой гармоніи мы у Гончарова не видимъ. Самъ Обломовскій сонъ, при всей своей несомнѣнной прелести, представляетъ собою несоразмѣрно длинное отступленіе, крайне вамедляющее разсказъ. Тоже повторилось съ исторіей дѣтства и молодости Райскаго и съ длиннымъ эпизодомъ, гдѣ является Бѣловодова, является для того, чтобы совершенно исчезнуть. Не странно ли, наконецъ, что главная героиня «Обрыва» Вѣра выступаетъ передъ нами на 343 страницѣ романа? И не доказываетъ ли это простое обстоятельство нагляднымъ образомъ, что Гончарову не доставало самого понятія архитектурной симметріи.

И такъ если внутренній психическій міръ всегда оставался болье или менье недоступнымь для Гончарова, то и въ описаніи внышнихь образовь, этой сильной стороны его таланта, онъ обнаруживаеть крайнюю неровность. И тымъ не менье въ высокомъ художественномъ таланть отказать ему нельзя, хотя позволительно было бы ожидать, что при медленности его работы этихъ несовершенствъ у него бы не встрычалось. Они искупаются однимъ лишь, и въ этомъ отношеніи онъ стоить даже выше прочихъ нашихъ художниковъ—умыньемъ поразительно мытко схватывать одну какую-нибудь черту русской жизни и разрабатывать ее во всыхъ подробностяхъ, доводить до такой образности, которая и по размырамъ, и по яркости созданной фигуры далеко оставляеть за собою дыйствительность.

Но психическая жизнь отдёльных лицъ и умёнье набрасывать образы не исчерпывають собою все содержаніе художественныхъ произведеній. Крупному таланту предстоить еще одна задача, болёе глубокая и существенная, — быть выразителемъ какойнибудь идеи. И какова же была идея Гончарова? Въ чемъ внутренній смыслъ его трехъ романовъ, смыслъ общій имъ всёмъ, такъ какъ все творчество Гончарова отмёчено несомнённою цёлостностью? Идея эта, придающая этому творчеству какъ бы затаенное сатирическое значеніе, ничто иное, какъ недовёріе ко всякому увлеченію, ко всёмъ порывамъ души, къ чему-либо вы-

сокому, дальнему, выходящему изъ предъловъ обыденной жизни. Такое стремленіе у Гончарова всегда отмъчено нъкоторымъ комизмомъ, всегда обречено на безсиліе. Правы лишь тъ, по его мнънію, которые върно соразмъряютъ свою задачу съ условіями общественнаго склада и съ данными отъ природы силами. Мудрыми или попросту разумными являются тъ лишь, кто не забъгаетъ впередъ, не ставитъ своего идеала слишкомъ высоко и, не увлекаясь ни романтическою чувствительностью, ни грезами о несбыточномъ прогрессъ, остается либо на почвъ прочныхъ старинныхъ преданій, какъ бабушка Татьяна Марковна, или, върно угадывая свое время, пользуется данными условіями, какъ Петръ Ивановичъ и Штольцъ. Имя этому идеалу очень незатъйливое, — это житейская мудрость, и если она годится для поэтическаго воспъванія, то Гончаровъ вполнъ заслужилъ быть признаннымъ ея наиболъе талантливымъ поэтомъ.

К. Головинъ.







ГРАФЪ АРСЕНІЙ АНДРЕЕВИЧЪ ЗАКРЕВСКІЙ.

Дозвожено цензурою. С.-Петербургъ, 16 априля 1891 г.





## исторические силуэты.

Въкъ нынъшній и въкъ минувшій...

I.

НИГА тридцать седьмая «Архива князя Воронцова» и семьдесять третій томъ «Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго Общества» являются богатымъ историческимъ матеріаломъ для характеристики многихъ славныхъ дъятелей въ первые три десятилътія текущаго въка. Оба изданія чрезвычайно удачно дополняютъ другъ друга, такъ

какъ въ «Архивъ» мы находимъ письма, отвъты на которыя помъщены въ «Сборникъ» и обратно. Кромъ того, въ началъ «Сборника» мы находимъ біографію графа Арсенія Андреевича Закревскаго, составленную по личнымъ воспоминаніямъ его зятемъ, княземъ Д. В. Друцкимъ-Соколинскимъ, а въ «Архивъ также находимъ автобіографію князя Михаила Семеновича Воронцова, написанную частію на англійскомъ и частію на французскомъ языкахъ для сестры князя, леди Пемброкъ, и для его племянницы. Автобіографія доведена только до 1834 года.

Весь томъ «Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго Общества» занять письмами, найденными въ бумагахъ графа Закревскаго, которыя писаны въ разное время лицами къ нему близкими, и въ свою очередь занимавшими высокіе государственные посты, какъ въ войскъ, такъ и въ администраціи. Въ началъ мы встръчаемъ письма князя Петра Михайловича Волконскаго къ Закревскому, въ періодъ между 1815 годомъ и 1852, а также и соотвът-

ственные этимъ письмамъ отвёты самого Закревскаго. Далѣе идутъ письма Ермолова, захватывая время отъ 1812 года и до 1828. Къ этому же періоду относятся и 17-ть писемъ графа Ростопчина, а также письма графа М. С. Воронцова, отвѣты на которыя мы находимъ въ свою очередь въ «Архивъ». Сборникъ кончается не менѣе интересными письмами партизана Давыдова съ 1815 и по 1831 годъ, и письмами Ивана Васильевича Сабанѣева.

Въ тридцать седьмой книгъ «Архива князя Воронцова», мы находимъ большую переписку князя съ другомъ его, барономъ Николаи, затъмъ цитированныя уже письма Закревскаго, изъ которыхъ многія крайне любопытнаго полемическаго характера по вопросамъ организаціи, вооруженія, обмундированія и обученія арміи того времени, затъмъ письма гр. Мих. Сем. Воронцова къ отцу его, графу Семену Романовичу, и письма Каподистріи къ Воронцову, въ періодъ отъ 1815 года и по 1829 годъ. Послъдніе два разряда писемъ касаются нашихъ политическихъ дълъ того времени и взятыя отдъльно не могутъ служить съ особенной пользой для характеристики лицъ, которыя ихъ писали.

Пользуясь исключительно этимъ автобіографическимъ матеріаломъ, мы пробуемъ дать нъсколько бъглыхъ силуэтовъ дъятелей того времени, стараясь, по возможности, ближе держаться указаннаго матеріада, который всего болье дорогь потому, что здысь лица, въ тъ времена значительныя и вліятельныя, являются нъсколько на распашку и на себъ самихъ, почти никогда того не замічая, отражають всі главнійшія візнія той діятельной эпохи, когда съ вернувшимися изъ славнаго похода войсками проникли къ намъ приставшія, то къ складкамъ мундировъ, то къ кистямъ, простръленныхъ въ безчисленныхъ бояхъ, знаменъ, тъ самыя идеи, противъ которыхъ, главныхъ образомъ, мы какъ будто бы и ополчались. Вмъстъ съ тъмъ и благодаря тому же, на мъстахъ вліятельныхъ стали генералы-юноши, упоенные быстрыми успъхами, укращенные всевозможными русскими и иностранными орденами, несомнънно дъятельные, умные и доброжелательные, но и такіе, которымъ вообще не легко дался переходъ отъ изумительно быстрыхъ боевыхъ карьеръ къ мирной и спокойной дъятельности правителей не военныхъ.

Лежащія передъ нами письма, любопытны именно тёмъ, что они хорошо оттёняють этотъ критическій моменть жизни молодыхъ и быстро шедшихъ по службё генераловъ, когда они почувствовали невольное замедленіе этой карьеры, которое само собою, силою вещей, было неизбёжно. Для того, чтобы дать понятіе о быстротё служебныхъ успёховъ нашихъ героевъ, мы приведемъ нёсколько біографическихъ свёдёній.

Арсеній Андреевичъ Закревскій родился въ Тверской губерніи 13-го сентября 1786 года и воспитаніе получиль въ Шкловскомъ кадетскомъ корпусъ, перемъщенномъ потомъ въ Гродно. 19-го ноября 1802 года онъ былъ произведенъ въ прапорщики въ Архангелогородскій пъхотный полкъ. Черезъ шесть лътъ мы встръчаемъ его уже капитаномъ, вернувшимся въ Петербургъ послъ смерти его начальника, графа Каменскаго 2-го. Въ 1810 году Закревскій маіоръ, въ 1812 — полковникъ, въ томъ же году — полковникъ гвардіи, съ зачисленіемъ въ Преображенскій полкъ и, наконецъ, 27-ми лътъ отъ роду, онъ получаетъ чинъ генералъмаіора и званіе генералъ-адъютанта.

Графъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ родился въ 1782 году, на службу поступилъ съ чиномъ поручика гвардіи въ 1801 году и уже черезъ девять лѣтъ былъ генералъ-маіоромъ, 29-ти лѣтъ отъ роду.

Князь Петръ Михайловичъ Волконскій родился въ 1776 году и былъ по тогдашней модѣ записанъ вице-вахмистромъ, семи лѣтъ отъ роду—въ Конный полкъ, но на дѣйствительную службу вступилъ 15-ти лѣтъ и чинъ генералъ-маіора получилъ въ 1801 году, т. е. 25-ти лѣтъ отъ роду.

Иванъ Васильевичъ Сабантевъ, получившій образованіе въ Московскомъ университетт, служиль долте, но уже въ 1812 году, при отступленіи Наполеона, быль бригаднымъ командиромъ, а въ это время ему было всего только сорокъ лётъ, такъ какъ онъ родился въ 1772 году. Наконецъ, Денисъ Давыдовъ, хотя перешелъ границу полковникомъ въ 1813 году, но самая извёстность его, какъ партизана, въ свою очередь стоила чина генеральскаго, а именно этой-то извёстности онъ достигъ также на 28-мъ году своей жизни.

Присоединивъ къ этимъ именамъ имя Ермолова, судьба и карьера котораго болбе извъстна, мы можемъ сказать, что всъ эти представители властной молодежи блестящаго царствованія императора Александра Перваго, по окончаніи войнъ наполеоновскихъ, болъе или менъе начали капризничать. Ранъе другихъ закапризничалъ Воронцовъ, послъ возвращенія его корпуса изъза границы, въ 1818 году, затемъ началъ жаловаться на судьбу Волконскій, которому, въ самомъ дёлё, приходилось жить вдали отъ семьи и близкихъ, при постоянномъ сопровождении государя, который дъйствительно всю жизнь проведь въ дорогъ. Во время скучнаго пребыванія въ Лайбахъ, эти жалобы принимають самые горькіе оттънки и выраженія. Денисъ Давыдовъ совершенно удалился отъ дълъ, послъ окончанія войны, потерпъвъ опалу за дерзкое занятіе Дрездена, вопреки приказанію главнокомандующаго, и жиль въ состояніи въчной фронды все время между персидской кампаніей и польскимъ возстаніемъ, въ которыхъ онъ опять принималь участіе и опять остался недоволень. Ермоловь быль обижень действительно и политически умерь въ 1828 году.

Закревскій хотя и сталъ финляндскимъ графомъ, но послѣ неудачныхъ распоряженій для борьбы съ холерою, впервые тогда посѣтившей нашу столицу, былъ уволенъ отъ службы и семьнадцать лѣтъ провелъ въ отставкѣ, причемъ десять лѣтъ безвыѣздно жилъ въ своихъ имѣніяхъ. Сабанѣевъ умеръ въ 1829 году, но и онъ, передъ своею долгой и мучительной болѣзнью, также находился въ опозиціи. Еще общая черта у всѣхъ этихъ дѣятелей: всѣ они, искренно и нелицемѣрно ненавидѣли Аракчеева и въ выраженіяхъ о немъ не стѣснялись.

## П.

Основной точкой отправленія карьеры Закревскаго было личное знакомство его съ шефомъ Архангелогородскаго полка, молодымъ графомъ Николаемъ Михайловичемъ Каменскимъ 2-мъ. Знакомство это было чисто боевое, такъ какъ во время несчастнаго для насъ Аустерлицкаго боя, подпоручикъ Закревскій выказаль замёчательное хладнокровіе и распорядительность въ тоть моменть, когда полкъ нъсколько замъщался. Тогда же Каменскій назначиль его батальоннымъ, а вскоръ и полковымъ адъютантомъ. Затъмъ, когда графъ Каменскій быль произведень въ бригадные генералы, то онъ взяль Закревскаго къ себъ въ личные адъютанты, и въ этомъ званіи онъ состояль при молодомъ граф'є какъ въ Финляндскую кампанію 1808—1809 годовъ, такъ и сопровождаль его въ Молдавію, гдъ какая-то таинственная бользнь, а можеть быть и отрава, свела столь много объщавшаго военачальника въ преждевременную могилу. Этого же начальника своего и друга Закревскій сопровождаль въ Одессу, гдв последній почти тотчась же по прибытіи и умеръ, оставивъ, однако, завъщаніе, которымъ отказалъ своему адъютанту значительную сумму денегь, а также и имъніе въ триста душъ. Вотъ это-то завъщание чуть было не сгубило всей службы Закревскаго, такъ какъ вследъ за смертію Каменскаго 2-го поступиль донось къ коменданту города Одессы отъ штабсъ-капитана Храбраго, также бывшаго адъютанта покойнаго главнокомандующаго, на то, что завъщание фальшиво и написано самимъ Закревскимъ въ то время, когда графъ уже былъ безъ памяти и сознанія. Надо еще замътить, что съ родней графа Каменскаго, т. е. съ его матерью и особенно съ братомъ Сергъемъ, котораго Закревскій въ письмахъ къ друзьямъ называлъ не иначе, какъ «сераскиромъ», онъ былъ въ дурныхъ отношеніяхъ. Замечу также, что въ біографін Закревскаго, написанной княземъ Друцкимъ-Соколинскимъ, ничего объ последнемъ обстоятельстве не говорится, но за то все относящіеся сюда документы мы находимъ въ «Архивъ». Дело, повидимому, происходило такъ, что генералъ Кобле, комендантъ Одессы, испугался доноса Храбраго и опечаталь всё частныя и

казенныя бумаги, оставшіяся послѣ покойнаго главнокомандующаго на рукахъ у Закревскаго. За это онъ получилъ выговоръ отъ замѣнившаго Каменскаго—Кутузова.

«Вы требуете, чтобы я прислаль кого-либо изъ моихъ адъютантовъ въ посредство къ разобранію бумагъ,—пишетъ Кутузовъ генералу Кобле,—то на сіе вамъ скажу, что разбирать бумаги какъ казенныя, такъ и партикулярныя, оставшіяся по смерти его сіятельства, никто права не имъетъ... Спрашивать же меня, не остается ли на покойномъ графъ какой отвътственности по сдачъ арміи, вы права никакого не имъете и входить въ сіе дъло не можете, ибо сіе уже есть не ваше, а мое дъло».

Въ рапортъ же государю, говоря о томъ, что, по доносу Храбраго, комендантъ Одессы приступилъ къ описи имущества и бумагъ покойнаго, Кутузовъ поясняетъ:

«А изъ послъдствія вышло, что Храбрый, движимый личностью противу сихъ офицеровъ, какъ замътно по тому случаю, что не быль вмъщенъ въ извъстную духовную покойнаго, подалъ противънихъ доносъ оказавшійся неуважительнымъ».

Графъ Сергъй Каменскій 1-й также написаль довольно обидное письмо Закревскому, въ которомъ укоряеть его, что онъ чужимъ писаль о бользни брата, а его забываль о томъ увъдомить:

«Знатно, по вашему мнѣнію, вы полагаете меня не изъ ближнихъ родственниковъ и друзей его».

Объщая жаловаться на все это государю, Каменскій заканчиваеть письмо слъдующей фразой:

«Я оставляю времени къ удостовъренію, что я не премину отдать должное должному, и что я пребываю навсегда готовый къвашимъ услугамъ».

Въ отвътъ на это Закревскій написаль очень умеренное письмо, въ которомъ только звучать ироніей следующія слова:

«Ваше сіятельство заключить изволите, что я какъ бы полагаль вась не изъ близкихъ родственниковъ и друзей его: то могла ли когда-либо подобная мысль родиться послъ тъхъ убъжденій и доказательствъ, которыя я имъть и былъ личнымъ свидътелемъ дружеской связи и общей довъренности вашего сіятельства съ покойнымъ графомъ Николаемъ Михайловичемъ?»

Это письмо не пом'внало самому Закревскому сообщить Воронцову, что при свиданіи съ военнымъ министромъ, у котораго Закревскій разсчитывалъ быть адъютантомъ, онъ: «говорилъ откровенно на счетъ «сераскира», и долгомъ себ'в поставилъ описать его въ томъ вид'в, въ какомъ онъ есть».

Можно себъ представить какой это быль видь, особенно когда Закревскій уже тогда догадывался, что ему достанутся завъщанныя 12 тысячь ассигнаціями, но имънія онъ никогда не получить. Съ такимъ же удовольствіемъ въ одномъ изъ позднъйшихъ писемъ.

«пстор. въстн.», май, 1891 г., т. хыу.

когда невзгоды, постигшія именно въ это время молодого честолюбца, уже прошли, и онъ состояль адъютантомъ у военнаго министра, онъ пишеть Воронцову же:

«Мерзавца Храбраго отсель на другой день повезъ фельдъегерь въ полкъ, и военный министръ кръпко его ругалъ».

Не имъя почти никакихъ средствъ для существованія въ обстановкъ гвардейскаго штабъ-офицера, Закревскій, конечно, много обязанъ завъщанному ему капиталу графомъ Каменскимъ, который помогь ему перебиться въ Петербургъ въ тъ тяжелые мъсяцы, когла шло явло о доносв Храбраго въ высшихъ сферахъ, и видимо обвиненный и оклеветанный маіоръ еще не зналъ какъ-то онъ изъ этого дъла вывернется. Но онъ вывернулся и навсегда, конечно, сохраниль глубокую и дъятельную благодарность къ своему первому благод телю и начальнику. Въ этихъ видахъ онъ уже въ значительно поздивитие годы горячо полемизироваль съ Воронцовымъ, обвинявшимъ покойнаго графа въ жестокомъ обращении съ солдатами, которыхъ онъ будто бы за неудачныя дъйствія наказываль, гоняя сквозь строй. Закревскій постоянно говориль только хорошее о Каменскомъ и увърялъ всегда, что Наполеонъ считалъ графа Каменскаго 2-го геніальнъйшимъ и даровитьйшимъ изъ учениковъ Суворова, о чемъ постоянно говорилъ какъ во время Тильзитскаго свиданія, такъ и впоследствіи въ Париже, после шведскаго похода Каменскаго. Онъ же утверждаеть, что Каменскій быль отравлень женой французскаго консула въ Букарестъ при помощи поданной ему чашки чая. Черезъ десять минутъ послъ того, какъ эта чашка чая была выпита, Каменскій почувствоваль себя дурно и уже не могъ оправиться до того, что черезъ нъсколько дней сдаль Кутузову командованіе арміей, а самъ едва живой побхаль въ Олессу. гиъ и умеръ.

Какъ на характерную черту времени надо еще указать на сообщеніе Закревскаго, что передъ походомъ въ Молдавію Николай Михайловичъ забхалъ проститься къ отцу въ имѣніе и тотъ приказалъ молодому главнокомандующему обойти деревню и собственноручно переписать подворно своихъ крестьянъ. Каменскій повиновался, обощелъ съ своимъ неизмѣннымъ адъютантомъ избы крѣпостныхъ крестьянъ своего требовательнаго родителя, всѣхъ лично самъ опросилъ и переписалъ данныя ими показанія. Конечно, иначе относился Закревскій къ Сергѣю Каменскому.

Съ поступленіемъ въ адъютанты къ военному министру, и недовольный тёмъ, что въ дёлё о наслёдованіи послё графа Николая Каменскаго завёщанными ему душами онъ получиль отказъ, Закревскій могъ вредить своему врагу «сераскиру» и, дёйствительно, въ письмахъ къ Воронцову мы находимъ слёдующія, напримёръ, строки:

«Поздравляю васъ командиромъ свободной гренадерской диви-

віи, но весьма жалью, что сераскиръ вашъ корпусный начальникъ. Допеките его такъ, чтобы Багратіонъ хотя строку написаль объ немъ министру; тогда его тотчасъ спихнуть съ мъста».

Или въ другомъ письмъ:

«Не оставляйте почаще увъдомлять о чудесахъ сераскира, дабы мы могли взять свои мъры въ отправленіи его на успокоеніе».

Дальнъйшую карьеру молодой Закревскій дълать рядомъ съ Барклаемъ, который взялъ, послъ нъкотораго колебанія, молодого полковника въ адъютанты. Начинался 1812 годъ. Барклай поъхалъ командовать западной арміей и его адъютанту досталось на долю сообщить государю Александру Павловичу о переходъ полчищъ Наполеона черезъ Нъманъ. Конечно, Закревскій участвовалъ почти во всъхъ дълахъ при нашемъ отступленіи къ Москвъ, а также находился въ день Бородина рядомъ съ Барклаемъ, который, какъ извъстно, искалъ въ этотъ день честной смерти и подвергался тысячамъ опасностей. Но нельзя сказать, судя по письмамъ, сохраненнымъ намъ «Архивомъ князя Воронцова», чтобы близость къ главнокомандующему дълала его адъютанта нечувствительнымъ къ той молвъ и говору, который и заставилъ императора Александра смънть Барклая и назначить на его мъсто стараго Кутузова. Вотъ характерныя въ этомъ направленіи выписки:

«Сколько ни уговаривали нашего министра, чтобы не оставляль города (Смоленска), онъ никакъ не слушаетъ и сегодня ночью оставляетъ городъ... Теперь мы не русскіе, оставляемъ городъ старый. Нѣтъ, министръ нашъ не полководецъ; онъ не можетъ командовать русскими, а мы не можемъ показаться ниглѣ».

Это писано 5-го августа 1812 года. На слъдующій же день Закревскій пишетъ Воронцову еще ръзче и ръшительнъе:

«Хладнокровіе и безпечность нашего министра я ни къ чему иному не могу приписать, какъ совершенной измънъ (это сказано между нами); ибо внушеніе Вольцогена не можетъ быть полезно... Когда были эти времена, что мы кидали старинные города? Я, къ сожальнію, долженъ вамъ сказать, что мы, кажется, тянемся къ Москвъ, но, между тъмъ, увъренъ, что министра смънять прежде, нежели онъ туда дойдетъ. Его не иначе должно смънить, какъ съ наказаніемъ примърнымъ. Государь хотълъ ъхать въ Нарву и Ригу. Будьте здоровы, но веселымъ быть не отъ чего. Я не могу смотръть безъ слезъ на жителей, съ воплемъ идущихъ за нами, съ малолътними дътьми, кинувшими свою родину и имущество. Городъ весь горитъ. Въ грусти весь вашъ А. З.».

Послѣ Бородинскаго боя, молодой патріотъ и воинъ перемѣнилъ, однако, свое мнѣніе объ измѣнѣ Барклая-де-Толли и, будучи командированъ сопровождать его во Владиміръ, гдѣ ему позволено было отдохнуть отъ пережитыхъ волненій въ своемъ имѣніи, Закревскій, на одной изъ станцій, гдѣ взбунтовавшійся народъ тре-

бовалъ выдачи измънника, выхватилъ саблю и прямымъ натискомъ проложилъ дорогу своему начальнику до ожидавшей его кареты.

Въ это же время, онъ уже воть какъ писалъ о Кутузовъ:

«Вамъ уже извъстно, что Кутузовъ фельдмаршалъ и получилъ 100 тысячъ рублей. Фельдмаршалскій чинъ, я думаю, ему дали за то, что онъ оставилъ матушку Москву и теперь стоитъ съ арміями въ селъ Красномъ на ръкъ Пахръ и не знаетъ, что дълать и что предпринять. Вотъ каковъ молодецъ! И его совътникъ Бенигсенъ такой же мямля и баба, какъ и самъ фельдмаршалъ. Не посылаютъ даже тревожить непріятеля легкими нашими войсками, которыя почти стоятъ безъ дъйствія, а послали часть казаковъ, дабы Россію хорошенько пограбить. Безпорядки преужасные и никто не знаетъ, что дълать».

Далъе читаемъ въ томъ же письмъ:

«Признаться вамъ долженъ, любезный графъ, что видя на каждомъ шагу безпечность и глупыя распоряженія, клонящіяся къ пагубѣ нашего отечества, заставляють скинуть военный мундиръ и оставить вовсе службу, которая была для меня столь священна. Впрочемъ, надо надѣяться, что Кутузова скоро смѣнять, но кто будетъ командовать арміями еще неизвѣстно».

Письмо это характерно въ томъ отношеніи, что оно содержить въ себѣ извѣстіе о посланной Барклаемъ къ государю троекратной просьбѣ объ увольненіи его изъ арміи, и объ отставкѣ. Понятно, что если падалъ генералъ, то прицѣпившійся къ нему адъютантъ также долженъ былъ подумывать о своемъ спасеніи.

Счастливая звёзда Закревскаго сама позаботилась о своемъ любимцё. Посланный Барклаемъ изъ его Владимірскаго имёнія съ письмомъ къ государю, Закревскій опять напомнилъ послёднему о себё и, милостиво принятый, былъ пожалованъ во флигель-адъютанты. А затёмъ наступилъ 1813-й годъ, когда послё смерти Кутузова въ Бунцлоу, Барклаю-де-Толли было возвращено командованіе русскими войсками, дёйствовавшими противъ Наполеона уже на половину побёжденаго. Въ этомъ году Закревскій участвуетъ въ дёлё подъ Люценомъ, подъ Лейпцигомъ, и получаетъ званіе генералъ-адъютанта (которое въ то время имёли только восемъ человёкъ, считая въ томъ числё и великаго князя Константина Павловича), и становится посредникомъ между государемъ и главно-командующимъ русскими войсками за границей.

Вотъ что, между прочимъ, писалъ Закревскій Воронцову о дѣлѣ подъ Люценомъ:

«Вы, я думаю, уже извъстны о скоропостижномъ нашемъ сраженіи, бывшемъ 20-го числа при Люценъ; дъло было безпутное, о которомъ описанія дълать никакого не буду, а только скажу, что было въ ономъ дълъ семь главнокомандующихъ, всякій по своему

умънью приказываль и послъ сей отличной побъды, какъ увъряють всъхъ сіи главнокомандующіе, мы уже въ Бауценъ и отступили отъ Люцена 20 миль и несчастный Дрезденъ въ рукахъ злодъя». Далъе онъ прибавляеть:

«Не знаю, что теперь сдълають съ Мих. Бог. (Барклаемъ), будеть ли онъ главнокомандующимъ всъхъ армій или нътъ? Сего крайне не желають люди, живущіе въ главной квартиръ; а служащіе въ линіи душевно сего желають, да и польза службы сего требуетъ. Но графъ Витгенштейнъ быть главнокомандующимъ не можеть и не въ состояніи; эту справедливость всъ ему отдаютъ».

Получивъ званіе генералъ-адъютанта, послі сраженія при Лейпцигь, Закревскій передаваль вь видь словесныхь докладовь или письменно карандашемъ и на клочкахъ бумаги все, что Барклай считаль нужнымь довести до свъдънія государя. Въ это же время привычка къ Закревскому заставила государя поручить ему же формирование его главнаго штаба и потому, послъ окончания военныхъ дъйствій въ 1815 году, Закревскій оставляетъ ряды войска и становится на почву административной деятельности въ званіи дежурнаго генерала, которому подчинялась въ то время инспекторская часть военнаго министерства, а также низшія военныя школы или военно-сиротское отдъленіе, и военныя типографіи. Въ званіи дежурнаго генерала онъ пробыль, несмотря на недоброжелательныя и непріязненныя отношенія къ Аракчееву, до 1823 года, и въ этотъ періодъ шла та діятельная переписка между Закревскимъ и начальникомъ штаба П. М. Волконскимъ, которую мы находимъ въ «Сборникъ».

30-го августа 1823 года, Закревскій быль назначень Финляндскимъ генералъ-губернаторомъ и командиромъ отдъльнаго финлянскаго корпуса. Въ томъ же званіи застало его вступленіе на престоль императора Николая и, въ наше время, можеть быть зачислено въ особенную заслугу этому генералъ-губернатору, что онъ привелъ Сенатъ, должностныхъ лицъ и все населеніе Финляндім къ присягь новому императору по общей формъ для всей имперіи установленной и тъмъ считаль фактически уничтоженженными всв особенныя привилегіи княжества, на основаніи Абоскаго мира сохраненныя за Финляндіей, какъ за отдёльнымъ владъніемъ русской короны. Но молодой государь почель за благо вторично подтвердить основанія Абоскаго мира, по отношенію къ Финляндіи. «Графъ, — пишеть его біографъ, князь Друцкой-Соколинскій, —подчинился какъ всегда распоряженіямъ самодержавной власти, но до конца жизни горячо доказываль, что если бы было поддержано его распоряжение, даже пожертвовавъ имъ лично, можно было бы достигнуть полнаго сліянія Финляндіи съ Россіей, что во всякомъ случав, въ русскихъ интересахъ, было бы только желательно».

Въ 1826 году, Закревскій быль назначень сенаторомь, а въ 1828 г. министромъ внутреннихъ дёлъ, съ оставленіемъ въ званіи генералъ-губернатора Финляндіи, въ следующемъ же году онъ былъ произведенъ въ генералъ-отъ-инфантеріи, и 2-го августа 1830 года, быль возведень въ графское достоинство великаго княжества Финляндскаго, не смотря на то, что въ томъ же году уже получилъ алмазные знаки св. Алексанира Невскаго, и затъмъ ему было поручено озаботиться карантинными мёрами для огражденія столицы отъ холеры. Меры эти тяжело отозвавшіяся на благосостояніи сосъднихъ губерній, и Новгородской въ особенности, какъ извъстно, не привели ни къ чему, и какъ результать этой неудачи последовало увольненіе графа Закревскаго отъ службы. Вновь появляется онъ на государственной службъ только черезъ 17 лътъ, когда, по личной воль государя, Закревскій быль назначень московскимь генераль-губернаторомь и въ томъ же году назначенъ также членомъ Государственнаго Совъта. Въ этой должности графъ Закревскій пробыль десять лёть и получиль всё награды, которые только доступны подданному въ Россіи. Последніе годы своей жизни онъ хотя и состояль въ званіи генераль-адъютанта и члена Государственнаго Совъта, но въ Россіи не жилъ, а пребывалъ за границей, гдъ и умеръ 11-го января 1865 года. Похороненъ онъ въ Гальчето, въ Италіи, близь Тосканы, въ старой католической церкви, обращенной нынъ въ православную часовню. Женать онъ былъ на извъстной въ свое время красавицъ, графинъ Аграфенъ Оедоровнъ Толстой, принесшей ему съ собою въ приданое большія имънія въ Пензенской, Нижегородской и Московской губерніяхъ. У графа Закревскаго отъ этого брака осталась въ живыхъ одна только дочь, вышедшая замужъ сначала за графа Нессельроде, а затъмъ за князя Друцкаго-Соколинскаго. Жена и дочь пережили Закревскаго, умерли также за границей и похоронены въ томъ же фамильномъ склепъ въ Гальчето, близь Тосканы.

## III.

Если карьера А. А. Закревскаго, получившаго званіе генералъадъютанта на 27-мъ году жизни, не вызываетъ особаго удивленія, не смотря на скромное происхожденіе этого историческаго лица, то карьера графа Михаила Семеновича Воронцова, въ нѣкоторомъ смыслѣ менѣе быстрая, является какъ бы нормальной, потому что Воронцовъ происходилъ изъ знатнаго рода и предки его давно занимали высокіе посты канцлеровъ россійской имперіи. Отецъ его, Семенъ Романовичъ Воронцовъ, извѣстный англоманъ, былъ во время французской революціи посломъ Екатерины при лондонскомъ дворѣ и всѣми мѣрами хлопоталъ о союзѣ англичанъ съ русскими, причемъ надо сознаться, что, въ проектированныхъ имъ союзахъ, русскіе интересы стояли позади англійскихъ. Посольство С. Р. Ворондова продолжалось 23 года и кончилось послѣ Іенскаго погрома Пруссіи, вступленіемъ въ силу придуманной Наполеономъ континентальной системы. Но и уволенный отъ званія посла, Ворондовъ остался жить въ Англіи частнымъ человѣкомъ до самой своей кончины и тамъ же и похороненъ. Онъ умеръ въ 1832 году, почти 89-ти лѣтъ отъ роду. Кстати вспомнить, что извѣстная фаворитка Петра III, Елизавета Романовна, также какъ и Екатерина Романовна Дашкова, сотрудница первыхъ лѣтъ царствованія Екатерины, были его родныя сестры. Дочь Воронцова, Екатерина, была замужемъ за лордомъ Пемброкомъ и потому Воронцовы имѣютъ хорошую родню и въ Англіи.

Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ получилъ воспитаніе также въ Англіи, гдъ прожиль до 17-ти лъть, и оттуда же, по вступленіи на престоль императора Александра, прібхаль занять м'єсто поручика Преображенского полка. Въ первые полтора года службы, вполнъ, по собственному его выраженію, утоливъ жажду содержанія карауловъ, парадированія во главъ взвода, или прогулокъ по улицамъ столицы подъ музыку, графъ сначала просилъ позволеніе у отца вступить въ ряды французской арміи, но, получивъ отказъ, выпросилъ себъ командировку на Кавказъ подъ начальство князя Циціанова. Провздомъ въ Тифлисъ, онъ имълъ удовольствіе услышать пролетівшія мимо себя первыя пули, а также здёсь же онъ познакомился съ темъ, что называется чумою, и съ чъмъ, гораздо позднъе, ему пришлось бороться въ званіи генеральгубернатора въ Новороссіи. Два следующіе года, молодой графъ провель въ очень опасныхъ походахъ Циціанова противъ персіанъ и въ долинъ Алазани.

Во время одного изъ такихъ походовъ, изъ-подъ Ганджи (нынъшняго Елизаветноля) въ Закаталы, подъ начальствомъ Гулякова, отрядъ Воронцова былъ сброшенъ въ пропасть съ лошадьми и повозками, и самъ графъ былъ легко раненъ во время паденія, что не пом'єтпало ему тотчась же выкарабкаться опять на гору. Въ этомъ же дълъ быль убить и генераль Гуляковъ. Точно также Воронцову, до некоторой степени, обязанъ жизнью Котляревскій, котораго онъ израненнаго вынесъ изъ огня непріятельскаго, сначала при помощи солдата, а затёмъ и одинъ, когда этого солдата убили. Неудачная экспедиція того же Циціанова подъ Эривань, съ слабыми силами, которыя были неожиданно аттакованы съ поля прибывшими полчищами персіанъ, подъ начальствомъ самого шаха, по словамъ самого Воронцова, была самымъ труднымъ и опаснымъ подвигомъ изъ встахъ, которые ему пришлось совершить во время его долгой боевой практики. Въ эту экспедицію отрядъ едва не погибъ съ голоду и принужденъ быль отступать отъ персіань въ теченіе десяти дней и ночей,

имън въ тылу одного изълучшихъ персидскихъ генераловъ и инсурекцію возмущенныхъ персіанами татаръ и имеритиновъ.

Здёсь, за эти подвиги, Воронцовъ дослужился до чина капитана гвардіи и получиль первые ордена за боевыя заслуги и георгіевскій кресть четвертой степени. Въ слёдующіе затёмъ годы безконечныхъ войнъ, онъ постоянно находился въ походахъ. Побывалъ въ Голландскомъ походё, затёмъ въ кампаніи 1805 года до сраженія подъ Фридландомъ. Въ битвё подъ Прейсишъ-Эйлау онъ не могъ принять участія потому, что быль ушибленъ въ ногу лошадью и долженъ былъ шесть недёль лечиться въ Бёлостокъ. Отдыхалъ онъ только въ теченіе 1808 года въ чинъ полковника гвардіи и командира батальона Преображенцевъ. Какъ командиръ этого батальона, онъ же конвоировалъ Александра I во время Тильвитскаго свиданія и здёсь имълъ случай лично познакомиться съ Наполеономъ.

Въ турецкую войну съ 1809 по 1811 годъ, онъ находился въ постоянныхъ дъйствіяхъ на Дунат и здъсь выслужилъ себъ чичъ генералъ-маіора, командованіе бригадою, Георгія второй степени и первую бриліантовую шпагу. Въ началъ Отечественной войны онъ получилъ сводную гренадерскую дивизію и шелъ постоянно въ аріергардъ второй арміи Багратіона, изъ Волыни къ Смоленску.

Подъ Вородинымъ, изъ его отряда въ 5-ть тысячъ человъкъ уцълъло только триста, такъ какъ эта дивизія защищала флеши лъваго фланга, нъсколько разъ переходившіе изъ рукъ въ руки. Въ этомъ дълъ Воронцовъ былъ самъ тяжело раненъ въ ляшку пулей и принужденъ былъ спасаться въ село Андреевское, находившееся во Владимірской губерніи и принадлежавшее его дядъ.

Къ октябрю того же года, оправившись отъ раны, Ворондовъ успъль нагнать армію подъ Березиной и получить дивизію въ арміи Чичагова. 1813 годъ онъ провель въ въчныхъ походахъ и осадахъ кръпостей и только подъ Лейпцигомъ соединился съ главными силами созниковъ. Въ 1814 — участвовалъ въ дълъ при Краонъ и въ битвъ подъ Парижемъ командовалъ отрядомъ, дъйствовавшемъ со стороны Вильнева. Послъ ста дней и Ватерло, онъ командовалъ въ Мобежъ отрядомъ экспедиціоннаго корпуса, занимавшаго Францію въ видъ репресаліи до 1818 года. До сихъ поръ служба его катилась безпрепятственно и молодой графъ имълъ уже Анну первой степени, Георгія второй, Владиміра второй и чинъ генералъ-лейтенанта въ то время, когда отъ роду ему было неболъе тридцати четырехъ лътъ.

Однако, почти трехлътнее пребываніе во Франціи во главъ отдъльнаго корпуса, при тъхъ взглядахъ на военное дъло, которые высказывали въ то время лучшіе военноначальники изъ русскихъ и не высказывали нъмцы, дали возможность разнымъ недоброжелателямъ Воронцова распускать про его корпусъ самые неблагопріятные слухи, которые находили настолько снисходительныя уши, что въ концѣ 1818 года во Францію поѣхалъ великій князь Николай Павловичъ съ спеціальнымъ порученіемъ сдѣлать смотръ корпусу графа Воронцова и о найденныхъ тамъ порядкахъ донести. Характерно, что этимъ неблагопріятнымъ слухамъ внимали даже близкіе друзья Воронцова и соратники, въ числѣ которыхъ былъ и прямодушный Сабанѣевъ. Въ числѣ, повидимому, главныхъ своихъ враговъ и недоброжелателей Воронцовъ, почему-то, считалъ князя Петра Михайловича Волконскаго, тогдашняго начальника главнаго штаба, и по этому поводу мы находимъ довольно любопытныя строчки въ перепискѣ между Воронцовымъ и Закревскимъ, котораго тотъ дружески называлъ Мазепой.

Для правильной характеристики того времени, карьера Воронцова имъетъ свои замъчательныя особенности и можетъ служить хорошимъ камнемъ для оцънки общихъ тенденцій надвигавшагося въка императора Николая на блестящихъ дъятелей Александрова царствованія. Воронцовъ, воспитанный въ Англіи и превосходно воспитанный по масштабу своего времени, конечно, въ послъднемъ отношеніи не уступалъ и Ермолову, который классиковъ читалъ въ подлинникъ. Вся суть въ томъ, что по природъ онъ былъ хитръе Ермолова и не представлялъ типа вполнъ положительнаго. Но мысли его, которые мы, люди позднъйшаго въка, находимъ въ его письмахъ, именно намъ должны казаться и пророческими и глубоко симпатичными. Для характеристики послъднихъ я и сдълаю выписку изъ письма Воронцова къ Сабанъеву, писаннаго еще въ срединъ 1815 года:

«Ты пишешь мнъ, что на мою дивизію жаловались и что, будто бы, отнимая водю у офицеровъ наказывать солдать, я оныхъ избаловаль. Сдёлай милость, пошли кого-нибудь вёрнаго пожить нъсколько дней на квартирахъ, занимаемыхъ моими полками и ты увидишь, что тебъ наговорили вздоръ. Что до меня касается, то я ничёмъ столько не занимаюсь какъ этимъ, за всякій разбой или покражу у меня гонять сквозь строй неминуемо. Что не позволяю офицерамъ бить солдатъ за учень в или и безъ ученья за ничто, по своевольству, это правда: но не вижу отчего сіе можеть быть вредно? Обыкновенно, гдв дерутся и безъ причины, тамъ за настоящія преступленія мало въ пропорціи взыскивають. Солдатъ, который ждетъ равнаго наказанія за разбой и за то, что онъ не умель хорошо явиться вестовымь, привыкаеть думать, что и гръхи сіи суть равные. Пощечины дурного солдата не исправять, а хорошаго портять. До меня въ некоторыхъ полкахъ делались такія штуки, что ужасно: въ одномъ полку такъ вошло въ пріятную привычку драться, что два капитана, разсердившись на прапоріцика, дали ему 200 палокъ и когда я за это взялся, то прочіе офицеры хотъли спасти сихъ двухъ капитановъ и увъряли, что одинъ изъ нихъ былъ лучшій офицеръ въ полку. Сдѣлай милость, ежели мнѣ не вѣришь, то и другимъ не вдругь вѣрь. То, что я теперь завелъ въ цѣлой дивизіи, то уже пять лѣть въ Нарвскомъ полку дѣлается, и я ручаюсь, что оный полкъ еще смирнѣе прочихъ стоитъ на квартирахъ: напротивъ того, болѣе шалитъ 6-й Егерскій, гдѣ Глѣбовъ бивалъ до смерти, безъ разбору и безъ причины. Я всегда въ себѣ думалъ, что ежели по опыту найду, что военная служба безъ пустого и безъ резоннаго безчеловѣчія существовать не можетъ, то я въ оной не слуга и пойду въ отставку: но чѣмъ больше я видѣлъ, тѣмъ больше увѣрился, что строгость нужна только за настоящія вины, а не по педантству или капризамъ, что въ семъ случаѣ она только унижаетъ солдатъ и совершенно истребляетъ всякую амбицію и усердіе».

Въ томъ же направленіи чрезвычайно любопытна его размолвка съ милымъ Мазепой, который, распечатавъ письмо адресованное къ Ермолову отъ Вороцова, по желанію Ермолова, нашелъ тамъ слѣдующія обидныя для себя строки:

«Даже другъ нашъ Мазепа на этомъ пунктѣ для меня не судья; онъ взросъ и воспитанъ при человѣкѣ, который хоть много хорошаго сдѣлалъ, но самъ родился и воспитанъ былъ тираномъ; меня же теперь никто не увѣритъ, что тиранство можетъ быть необходимо, я уже не ребенокъ и не первый годъ въ службѣ».

«Благодарю васъ за пріятное мнѣніе,—пишеть по этому случаю Закревскій,—видно вы перемѣнились и когда писали письмо, то занимались службою съ служивымъ вашимъ генераломъ (т. е. Сергѣемъ Каменскимъ?). Признаться вамъ долженъ, въ чемъ и вы, ежели справедливы, согласиться должны, что въ покойномъ моемъ благодѣтелѣ признаковъ тиранства не было».

На эти гиввливыя строки, въ свою очередь, Воронцовъ отвъчаеть такъ:

«Покойнаго твоего благодътеля я почиталь, быль ему душевно предань и, покуда живь останусь благодарнымъ за милости мною сть него и черезъ него полученныя, но сіе не мѣшаеть мнѣ имѣть свободное свое мнѣніе о нѣкоторыхъ чертахъ его характера, а пуще о характерѣ отца и брата его, слѣдственно я могъ сказать, что онъ принадлежалъ нѣкоимъ образомъ къ роду тиранскому. Потомъ могу я ошибаться, но позволено мнѣ воображать, что человѣкъ воспитанный отцомъ такимъ, каковъ былъ графъ Михаилъ Федотовичъ, видѣвшій ежедневно поступки своего отца съ солдатами, съ слугами, съ крестьянами, поступки варварскіе и которые наконецъ довели его до извѣстнаго всѣмъ конца 1), позволено мнѣ

<sup>1)</sup> Михаилъ Федотовичъ графъ Каменскій былъ убитъ топоромъ во время прогулки въ коляскъ. Въ числъ чудачествъ покойнаго можно, конечно, помъстить строжайшее приказаніе, лакею и кучеру, сопровождавшимъ его во время

думать, что человъкъ, видъвшій все это и, кромъ того, еще и самъ отцомъ битый, легко могъ имъть въ разсужденіи подобныхъ поступковъ, понятія и привычки несходныя съ мыслями людей не привыкшихъ къ подобнымъ примърамъ и даже имъющимъ къ онымъ величайшее омерзеніе».

Почти единовременно съ размолвкой по поводу жестокостей графа Каменскаго, произошла еще и другая. Закревскій, зав'вдуя типографіями военнаго в'вдомства, нашелъ полезнымъ собрать приказы и циркуляры по военному министерству и издать ихъ въ систематическомъ порядк'в. Объявленіе объ этомъ изданіи было послано во вс'в отд'яльныя части и въ томъ числ'в и въ корпусъ графа Воронцова. Посл'ядній, получивъ книжку и письмо Закревскаго, позволилъ себ'в пошутить такъ:

«Въ самую минуту полученія твоего о томъ письма и самой книжки, всё присутствовавшіе въ комнатё кинулись съ жадностью на оную, и всё кричали: «Военные законы! Военныя постановленія! Надо подписаться, надо». Но вдругъ, вообрази, несчастіе, отворяють книгу и какъ будто нарочно на листкё, который при семъ прилагается, а именно, что запрещается изъ-за галстука показывать рубашки—приказъ Волконскаго, всё охладёли, повернулись и никто не подписался. Я ихъ уговариваю, обращая вниманіе на вещи еще важнёе сего, но всё какъ глухіе мнё и не отвёчають, ужасно упрямый народъ.

«Нельзя ли настоять еще на одномъ, чтобы печаталось все у васъ на лучшей бумагъ. Право стыдно; конечно оно дешевле, но сію малую экономію можно ли сравнить съ тъмъ, что даже чужимъ показать нельзя, то что у васъ печатается? Ни въ одномъ государствъ, ни въ одномъ городъ въ Европъ теперь таковой бумаги не употребляютъ, она пахнетъ XVII столътіемъ».

На эту злую шутку Закревскій, видимо зад'єтый за живое, отв'єчаеть:

«Сожалью, что не могь угодить вашему корпусу въ составленіи сихъ книжекъ, но не очень скорблю, что охотниковъ немного на чтеніе и подписаніе оной. Приказъ начальника штаба такъ же постановленіе, которое объявлено по воль государя, слъдовательно и смъяться нечего. Послъ сего признаться вамъ долженъ, чъмъ менъе подпишутся на сію книжку въ вашемъ корпусъ, тъмъ болье для меня будетъ пріятнье и утъшительнье. Но другимъ корпусамъ оныя нравятся и съ охотою берутъ, видно они

прогулокъ и объёздовъ имёній, ни въ какомъ случай не смёть оборачиваться назадъ и смотрёть на барина. Этимъ обстоятельствомъ и воспользовался убійда. Подкарауливъ экипажъ, онъ вскочилъ на подняжку, и ударомъ топора разсёкъ графу голову. Вёроятно также, что какъ лакей, такъ и кучеръ ничего противъ послёдняго въ душахъ своихъ не имёли, и строже чёмъ когда-либо, на этотъ разъ, слёдовали приказанію барина.

не такъ просвъщены, какъ въ вашемъ корпусъ. Не ожидайте, отъ дурной типографіи, чтобы печатались приказы и разные циркуляры на хорошей бумагъ, на это надо прибавить 15-ти тысячь рублей, а у меня и послъднее отнимаютъ. Дайте способы, тогда и XVII столътіемъ пахнуть не будетъ».

Воронцовъ поспъшилъ конечно оправдаться:

«Признаюсь,—пишеть онъ,—что хотя зналь, что съ авторами объ ихъ сочиненіяхъ шутить нельзя, не ожидалъ я, что ты вступишься какъ авторъ и такъ горячо за сочиненіе, которое ничто другое, какъ приказы и постановленія, выдаваемые по арміи и у васъ сшитые вмѣстѣ. Впрочемъ, я о пользѣ сего собранія никакъ спорить не намѣренъ, но невинная шутка насчетъ названія закономъ приказа о непоказываніи за галстухомъ бѣлой рубашки, кажется не есть вещь криминальная и примѣчаніе твое о нашемъ здѣсь просвѣщеніи также тутъ кстати, какъ сѣдло коровѣ. Доказательство, что все это было ничто иное, какъ шутка есть то, что вслѣдъ за тѣмъ я тебѣ прислалъ большой списокъ именъ подписавшихся на сію книгу, которая не только нужна, но и необходима. Ты видишь по сему, что напрасно такъ окрысился и цѣлыя написалъ три сердитыя страницы».

Совершенно въ такомъ же духѣ писалъ и говорилъ Воронцовъ объ организаціи военно-судебной части, всегда отличавшейся у насъ крайне несовершеннымъ характеромъ, обращавшимъ весьма часто военное судопроизводство въ голый произволъ сильнаго надъ слабымъ. Указывая на то, что аудиторы вмѣсто того, чтобы быть законовѣдами, просто пережалованы изъ фельдфебелей и унтеръофицеровъ. Воронцовъ пишетъ:

«Петръ Великій, основатель всего у насъ и виновникъ величія Россіи, говоря о судахъ военныхъ признаетъ, что офицерамъ нельзя имъть большихъ свъдъній о законахъ, ибо другимъ должны заниматься искусствомъ, но за то говоритъ, должны быть при арміи аудиторы, кои должны быть хорошіе юристы и знать совершенно всъ права и законы. Какая критика на нашихъ аудиторовь! Вмъсто того, чтобы имъть юриста, понимающаго какъ общія права, такъ и духъ и смыслъ законовъ, у насъ аудиторъ, а иногда въ отсутствіи оныхъ фельдфебеля и унтеръ-офицеры изъ крестьянъ, чуть-чуть читать и писать умъющіе, и привыкшіе думать, а часто и чувствовать, что палка есть единственный законъ, и управленіе роты верхъ человъческаго искусства. Какое варварское противоръчіе! Отъ сихъ-то злоупотребленій происходить у насъ слово не счастный, которое вообще дано всъмъ осужденнымъ и которое несправедливо, какъ скоро справедливъ судъ его обвинившій».

Далъе, болъе детально разбирая вопросъ, онъ, ссылаясь на существующія у насъ, но только мертвыя законоположенія, предлагаль:

Въ разсуждении аудиторовъ:

1) не производить въ чинъ сей унтеръ-офицеровъ за храбрость или за безпорочную 12-ти лътнюю службу, сопряженную съ умъньемъ грамотъ, ибо сіи качества, хотя почтенные, не имъютъ никакого отношенія съ должностью указателя и блюстителя законовъ; 2) поставить аудиторовъ на лучшую ногу и дать имъ больше жалованья.

Для реорганизаціи же суда вообще, по мнѣнію Воронцова, всего нужнѣе было три вещи: «1) чтобы все дѣло шло на словахъ; 2) чтобы во всякомъ случаѣ былъ показатель вины или потому, что онъ самь жалуется или доноситъ, или хоть и наряженный для сего посторонній офицеръ, ибо судъ не долженъ отыскивать вины, а выслушивать показаніе оной и оправданіе подсудимаго, судить виноватъ ли или нѣтъ; 3) чтобы всѣ суды были публичны, тогда мало-по-малу все приведется въ порядокъ и суды пойдутъ плавно, ясно и справедливо».

По поводу этого прекраснаго письма Воронцова, Закревскій отдівлался прямой и короткой отпиской:

«Замѣчанія ваши по аудиторіату есть весьма справедливыя, мнѣ теперь не до того, я стараюсь какъ бы облегчить участь несчастныхъ, сидящихъ въ тюрьмахъ по 8 и 9 лѣтъ, слѣдовательно и не думаю объ образованіи аудиторіата. И безъ того отъ новыхъ образованій по всѣмъ частямъ не знаемъ куда дѣться».

Замъчательно также, что Воронцовъ быль дальновидиъс тъхъ, которые позорили Барклая и на сообщение Закревскаго о томъ, что Барклай подалъ въ отставку изъ Андреевскаго, гдъ лечился отъ Бородинской раны, пишетъ:

«Михайло Богданычъ дурно дѣлаетъ, что просится въ отставку, служба его нужна, первое для государства, второе же для него самого. Разныя трудныя обстоятельства обратили на него многихъ негодованіе. Это пройдетъ, какъ все усмирится и ему во многомъ отдадутъ справедливость. Выходя же въ отставку, онъ дѣлаетъ то, что непріятели его желаютъ, а впрочемъ, покажется еще больше виноватымъ. Повѣрь мнѣ, что, наконецъ, меньше будутъ думать о Дриссѣ, объ оставленіи Смоленска и пр., нежели о томъ, что ему мы обязаны тѣмъ укомплектованіемъ, коимъ армія наша держится и даже который, со всѣми ошибками и со всѣми несовершенствованіями въ исполненіи, есть одинъ, который могъ насъ спасти и долженъ наконецъ погубить непріятеля».

Этихъ выписокъ совершенно достаточно, чтобы вполнъ обрисовать образъ мыслей этого высокодаровитаго человъка. Но эти же самыя мысли, для насъ нынъ столь неоспоримыя, въ то время мало кому нравились. Не очень они нравились и Закревскому и Сабанъеву, а уже остальнымъ дъятелямъ и того менъе. Отсюда понятно, что къ Ахенскому конгрессу, на корпусъ Воронцова стали

смотрёть подозрительно и посылали къ нему разныхъ лицъ въ прямомъ расчетв найти безпорядки и полное строевое растройство части, гдв старшій командиръ, такой искренній и последовательный врагь палки, на которой въ то время основывались всв надежды и упованія патріотовъ. Въ Мобежъ вздилъ Витгенштейнъ еще въ 1817 году и былъ принятъ Воронцовымъ блестящимъ образомъ, вздилъ сначала великій князь Михаилъ Павловичъ, а затёмъ и Николай Павловичъ и всв эти лица оставались весьма довольными и въ офиціальныхъ бумагахъ говорили о командованіи Воронцова въ выраженіяхъ лестныхъ и доброжелательныхъ. Но что думали они же про себя? Въ последнемъ отношеніи даже нъкоторыя фразы въ письмахъ Закревскаго къ Воронцову дышатъ ироніей и ясной насмешкой. Такъ, поповоду пріема Витгенштейна, котораго ни Воронцовъ, ни Ермоловъ, ни Закревскій терпёть не могли и считали сугубой бездарностью, Закревскій пишетъ:

«Слышалъ я какъ вы встръчали и угощали Витгенштейна. Поживши во Франціи, выучились отдавать справедливость отличнымъ главнокомандующимъ!»

Еще болъе характерно въ послъднемъ отношеніи, что послъ отозванія корпуса въ Россію, Воронцовъ, вмъсто чина полнаго генерала, на который имълъ, по его мнънію, право, получилъ Владиміра первой степени. Слухи, распускаемые, однако, о корпусъ Воронцова, по Россіи и при дворъ, сильно сердили корпуснаго командира и вызывали въ немъ искреннее желаніе оставить службу.

«Мнѣ бы надо быть сумасшедшимъ или пошлому дураку и скотинѣ, чтобы думать и смѣть дѣлать въ войскахъ государевыхъ не по повелѣнію государя, а по моей головѣ. Сумасшедшему же или пошлому дураку, кажется, не должно давать команду надъ корпусомъ да еще въ чужой землѣ».» Писалъ онъ въ сердцахъ Закревскому.

Движимый негодованіемъ, Воронцовъ написалъ также письмо государю съ оправданіями во взводимыхъ на него обвиненіяхъ, за что удостоился получить дружескій выговоръ отъ Закревскаго:

«Скажите, почтенный графъ Михайла Семеновичъ, какъ не стыдно при вашемъ умѣ сіе написать, если позволите сказать, не обдумавши? Кто можеть на васъ нападать или недоброжелательствовать? Не вамъ служба нужна, но вы нужны отечеству. Вы и всѣ благомыслящіе въ Россіи люди знають, что у насъ Воронцовыхъ не много. Мнѣ, между прочимъ, писали изъ Варшавы, что государь будетъ самъ отвѣчать на ваше письмо и боятся, чтобы не было круто. Потерять васъ службѣ будетъ ощутительно, слѣдовательно, кромѣ дружбы, которую къ вамъ имѣю, заставляетъ меня говорить и служба, говорить громко и прямо. Правила мои не слѣдуютъ нынѣшнему порядку вещей и подлости ненавижу».

Послѣ полученія Воронцовымъ, вмѣсто чина, Владимірской ленты тотъ же Закревскій, однако, пишеть:

«Съ Володимерскою лентой васъ не поздравляю: я желалъ совсемъ не того, что вы, по всей справедливости, заслуживаете. Но делать нечего; симъ доказано, что не совсемъ васъ любятъ, какъ по заслугамъ вамъ следуетъ. Плетью обуха не перешибешь».

Сопоставляя всё эти отдёльныя и большею частію осторожныя слова осторожнаго Закревскаго, нельзя, однако, не цитировать и слёдующихъ трехъ мёстъ изъ его же писемъ.

Въ одномъ изъ нихъ онъ пишетъ:

«По описанію великаго князя Михаила Павловича нѣтъ сумнѣнія, что корпусъ вашъ понравится государю и изобличитъ подлость людей, ничѣмъ болѣе взять не могущихъ, какъ мерзостями и выдумками. Васъ не должно сіе огорчать, какъ человѣка благомыслящаго и не дѣлающаго ничего противнаго службѣ. Скажите, когда же не было зависти людямъ обращающимъ на себя вниманіе своими достоинствами, а наипаче при дворѣ и еще военномъ, который гораздо вредѣе шитыхъ золотомъ кафтановъ?»

Въ томъ же письмъ, изъ котораго я взялъ выписку о Владимірской лентъ, мы читаемъ:

«Чего завидуютъ Ожаровскій, Чернышевъ и Потоцкій? Пускай второй (т. е. Чернышевъ) имъетъ причины, ибо наговорилъ вздору, и хотълъ симъ сдълать вамъ неудовольствіе, а вышло напротивъ».

И такъ, повидимому, Чернышевъ былъ одинъ изъ главныхъ распространителей клеветы на состояніе корпуса Воронцова, и этотъ же Чернышевъ долженъ былъ быть военнымъ министромъ будущаго царствованія! Къ этому инциденту надо прибавить еще слъдующую выписку также изъ письма Закревскаго:

«Съ гр. Витгенштейномъ сладили. Онъ былъ здѣсь, его расцѣловали и отправили предовольнымъ во 2-ю армію: Дибичъ также остался на своемъ мѣстѣ и поладилъ съ Сакеномъ. Будьте покойны, нѣмцы никогда не поссорятся, видитъ всякій свои выгоды».

Да, видять, а воть русскіе не видѣли и до сихъ поръ рѣдко ихъ видять, прибавлю я оть себя.

Однимъ изъ мотивовъ, по которымъ Воронцовъ всего болѣе хотѣлъ въ это время оставить службу, подъ бременемъ клеветъ, конечно, относится страхъ, чтобы его враговъ, Поццо ди-Борго и Чернышева, не сдѣлали полными генералами ранѣе его. Говоря о послѣднемъ, онъ отдаетъ полную справедливость производству Ермолова въ полные генералы, за посольство въ Грузію.

«Съ Ермоловымъ, — пишеть онъ, — въ достоинствахъ и пользъ которую онъ, конечно, принесеть въ Грузіи, я равняться не могу и сіе говорю по совъсти, какъ передъ Богомъ, но коли его за одно посольство произвели, то я могь ждать того же и долженъ былъ

ждать, видъть и чувствовать, что меня не произвели по неизвъстнымъ мнъ причинамъ».

Послѣ окончанія французской окупаціи и присутствованія на Ахенскомъ конгрессѣ, Воронцовъ получиль продолжительный отпускъ за границу и въ это время, именно въ 1819 году, въ Парижѣ сочетался бракомъ съ графиней Елизаветой Браницкой. Время до 1823 года, считаясь комадиромъ 3-го корпуса, онъ провелъ въ разъѣздахъ по Европѣ и почти ежегодно посѣщалъ своего отца, находившагося въ Вильтонѣ въ Англіи. Затѣмъ, онъ часто въ это же время ѣздилъ въ Бѣлую Церковь, имѣніе жены, а также въ Крымъ, гдѣ заочно пріобрѣлъ имѣнія Ай-Даниль и Масандру, ставшія съ тѣхъ поръ столь знаменитыми. Въ 1823 году, Воронцовъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ Новороссіи, и дѣятельно занялся устройствомъ этого богатаго и еще дѣвственнаго края. На этомъ поприщѣ заслуги его громадны и потомство, конечно, воздастъ за нихъ полную справедливость.

Я пишу не біографію Воронцова, но, пользуясь попавшимся подъ руки историческимъ матеріаломъ, желаю дать только силуэть замъчательнаго человъка, въ первую эпоху его большей славной карьеры. Воронцовъ, конечно, дождется своего историка, и заслуживаетъ, чтобы последній внимательно и серьезно отнесся ко всей дъятельности этого администратора и полководца, оставившаго глубокій слёдъ въ исторіи Россіи путемъ устройства Новороссіи, Одессы и Крыма, а также теми мерами, которыя были имъ приняты для завоеванія Кавказа. Здёсь же мы коротко напомнимъ читателю, что Воронцовъ боролся противъ вторженія чумы въ предълы Россіи, и достигъ того строгимъ и суровымъ примъненіемъ карантинной системы въ Одессъ и Бессарабіи, Затъмъ, тъ же мъры, но примъненныя безъ его личнаго наблюденія и надзора въ Севастополъ, повели къ возстанію женщинъ и матросовъ, которые убили генерала Столыпина и его штабныхъ адъютантовъ, и тъмъ заставили самого Воронцова принять дъятельное участіе въ усмиреніи этого, въ исторіи мало изв'єстнаго, возстанія, и проявить здёсь строгость сугубую и, выражаясь его же словами, тираническую.

«На мою долю выпали обязанности палача», —писалъ онъ по этому поводу своей сестръ, причемъ наивно удивлялся, какъ это взбунтовавшіеся матросы сами же съъздили за подкръпленіемъ въ Өеодосію, и привезли свъжіе войска, на которые генералъ-губернаторъ, пріъхавшій наказать бунтовщиковъ, могъ бы положиться. Затъмъ также замъчательна его дъятельность во время голода въ Новороссіи въ 1833 году. Тутъ онъ, благодаря пропавшей, по его словамъ, эстафетъ, и навъту враговъ, опять получилъ выговоръ, который ему былъ тъмъ болъе непріятенъ, чъмъ менъе былъ заслуженъ.

Въ самомъ началѣ царствованія императора Николая, въ 1828 году, его административная дѣятельность вдругъ прервалась для боеваго подвига. Рана, полученная Меншиковымъ, командовавшимъ осадой Варны, заставила Николая Павловича обратиться къ Воронцову и назначить послѣдняго замѣстителемъ Меншикова.

Во время командованія Воронцова, быль предпринять штурмъ, какъ съ моря, такъ и съ сухого пути, но и тотъ другой были отбиты, Варна же вскоръ сдалась, благодаря измънъ одной части гарнизона, состоявшаго изъ албанскихъ войскъ. За эту Варну Воронцовъ получилъ особую бриліантовую саблю съ надписью: «За взятіе Варны».

Въ 1844 году Воронцовъ былъ сдёланъ намѣстникомъ Кавказскимъ и съ его именемъ связаны наши успѣхи подъ Дарго, Салтахъ, Гергебилемъ, взятыхъ въ экспедиціяхъ протйвъ горцевъ въ періодъ между 1845 и 1848 годами. При началѣ Крымской войны Воронцовъ, уже почти слѣпой, былъ боленъ, но тѣмъ не менѣе его энергичнымъ распоряженіямъ мы обязаны разгромомъ турокъ подъ Ахалцыхомъ и Башкадыкларомъ. Въ самый разгаръ войны, онъ уѣхалъ, по болѣзни, въ Карлсбадъ и Шлангенбадъ и пробылъ тамъ до вступленія на престолъ императора Александра ІІ. Въ день коронаціи послѣдняго, Воронцовъ былъ произведенъ въ фельдмаршалы, но спустя нѣсколько недѣль умеръ.

Отъ брака съ графиней Елизаветой Браницкой, у Воронцова было нѣсколько дѣтей, умиравшихъ въ младенческомъ возростѣ. Пережилъ всѣхъ четвертый ихъ ребенокъ, князь Семенъ Михайловичъ Воронцовъ, умершій въ Петербургѣ въ семидесятыхъ годахъ, и исторически ничѣмъ не замѣчательный.

В. К. П.

(Окончание въ слъдующей книжкъ).





## PASBUTIE PYCCKATO CAMOCOSHAHIЯ.

АБЛЮДАЯ умственную жизнь нашего общества за послёднія десятилётія, нельзя не зам'єтить широкаго распространенія интереса къ народу. Однимъ изъ главныхъ, если не самымъ главнымъ, предметомъ литературы является народъ, его быть, исторія, в'єрованія и творчество; образовалось даже особое направленіе, получившее названіе «на-

родничества». Не даромъ извъстные выразители сословныхъ вождельній жалуются: «все мужикъ, да мужикъ; отъ мужика намъ житья не стало». Проливая «крокодиловы слезы», люди этого лагеря не понимають, или не хотять понять, что въ «заботахъ о мужикъ выражается наше народно-общественное самосознаніе. что вопросъ о народъ не произвольно поставленъ тъми или другими лицами, а есть необходимый результать исторического хода событій; это проблема, отъ такого или иного ръшенія которой зависить дальнъйшій ходъ нашей исторіи. «Все минется, одна правда останется», говорить самъ народъ, и только люди, раздёляющіе съ нимъ эту въру въ торжество правды надъ кривдою, добра надъ зломъ, могуть правильно понимать задачу своей жизни и дъятельности. Осуществление принципа правды, въ формъ общественной справедливости, -- воть что составляеть въ настоящее время завътную цъль стремленій лучшей части нашей интелигенціи. Ближайшая задача даннаго историческаго момента состоить въ томъ, «чтобы народъ избавился, наконецъ, хотя отъ крупнъйшихъ тягостей своего нынъшняго существованія; получиль возможность правильнаго развитія своихъ матеріальныхъ и нравственныхъ силъ и возможность выйти изъ умственнаго младенчества, сознать и осуществить свои общественные и политическіе идеалы».

Эта простая и ясная формула явилась не вдругъ: она результатъ нашего умственнаго и нравственнаго развитія, - результатъ усвоенія европейской цивилизаціи, возвысившей достоинство человъка, и продолжительныхъ изученій своей народности, получившихъ начало въ Петровской реформъ. Правда, говорять, что реформа Петра Великаго не только не содъйствовала нашему національному самосознанію, а, напротивъ, «оторвала» интелигенцію отъ народа, разрушивъ то единство между сословіями, которое будто бы имъло мъсто въ Московской Руси 1). Не будемъ говорить о томъ, насколько неясно было въ до-Петровской Россіи національное самосознаніе, въ смыслѣ опредѣленія принадлежности къ русскому племени, когда католикъ иди уніатъ русскій не считался русскимъ, а западный русскій, хотя бы и православный, назывался литвой; это было скоръе національнымъ инстинктомъ, да и то затемненнымъ религіозными и другими предубъжденіями. Обращая же внимание на взаимное отношение классовъ въ Московскомъ государствъ, мы дъйствительно не видимъ интелигенціи, въ нынъшнемъ смыслъ этого слова; но тамъ были служилые люди, привилегированное боярство и высшее духовенство, были землевладъльцы и рабовладъльцы. О нравственномъ единствъ между ними и народомъ не могло быть и мысли тогда, когда народъ «прикръплялся» къ землъ, т. е. отдавался въ рабство землевладъльцамъ. Если у отдёльныхъ лицъ изъ угнетаемаго класса и являлось сознаніе своихъ человъческихъ правъ, особенно когда становилось «невтерпёжь», то имъ не оставалось ничего более делать, какъ создавать такія антисоціальныя формы жизни, какъ казачество, или дёлаться «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками»...

Между порабощеннымъ и привилегированнымъ классами существовало единство въ одномъ отношеніи,—это единство міровоззрѣнія, обусловленное отсутствіемъ науки (въ которой видѣли волшебство), хотя и то съ извѣстными ограниченіями. Но такое единство общества и народа не многимъ желательно въ настоящее время; не желательно оно и для самого народа, настойчиво заявляющаго

<sup>1)</sup> На лекціи одного профессора—эпигона славянофильства,—мы слышали такую фразу: «Западники говорять, что Россія, благодаря Петровской реформі, пришла отъ небытія къ бытію, а я утверждаю, что вслідствіе этой реформы, она пришла изъ бытія въ небытіе». Можно усомниться въ томъ, чтобы современные «западники» употребляли терминологію идеалистической философіи; но безспорно, что почтенный профессорь дошель до отрицанія собственнаго бытія; а это значить идти уже дальше семинаристовь добраго стараго времени, которые, излагая въ своихъ хріяхъ философію Фихте, договаривались до «небытійственнаго бытія».

потребность знавія. И тоть духовный разрывъ между народомъ и интелигенціей, въ которомъ обвиняють реформу Петра, есть ни что иное, какъ усвоеніе частью русскаго общества болье или менье раціональнаго міровозэрьнія, тою именно частью, которая уже ранъе была «оторвана» отъ народа своимъ привилегированнымъ соціально-экономическимъ положеніемъ. Въ сущности, это быль знаменательный историческій шагь къ общественному самосознанію, которое должно примирить общество и народъ, соединить ихъ въ единое нравственно-общественное пълое. Бывали, конечно, примъры, -- справедливо говоритъ А. Н. Пыпинъ, -- «что люди высшихъ классовъ дъйствительно отрывались отъ народности до нелъпой французоманіи, до незнанія русскаго языка, но это составляло принадлежность исключительно той высшей общественной сферы, которая донынъ остается въ томъ же безучастномъ отношении въ русской жизни: извъстное число великосвътскихъ хлыщей и барынь и донынъ живутъ въ состояніи межеумковъ, сохранившихъ изъ русской жизни только кръпостнические вкусы и, конечно, крайне далекихъ отъ настоящаго европейскаго просвъщенія».

Факты исторіи обыкновенно не отвъчають моральнымъ нормамъ, и никто лично не виновать въ томъ, что и въ настоящее время народныя массы въ матеріальномъ и духовномъ отношеніи стоять ниже интелигенціи (это слово нужно принимать, однако, слишкомъ условно: не всв матеріально обезпеченные-интелигентны и не вся интелигенція — матеріально обезпечена). Но безспорно, что всякій морально отвътственъ за свое личное поведение, что вообще обравованное меньшинство имбеть нравственныя обязанности по отношенію къ народной массь: нашъ долгъ-стремиться къ исправленію «ошибокъ исторіи», возстановлять справедливость, игнорируемую историческимъ ходомъ вещей. Человъкъ, возвысившійся до правильнаго пониманія современной жизни, не можеть мириться съ нарушеніемъ правды въ соціально-экономическихъ отношеніяхъ. Следовательно, для того, чтобы въ обществе явилось стремленіе къ возстановленію нашего народа вь его человъческихъ и гражданскихъ правахъ, -- требовалось, съ одной стороны, распространеніе образованности, а съ другой — знакомство съ народностью. А если такъ, то для объясненія современнаго литературнаго и общественнаго движенія въ пользу народа, нужно бросить ретроспективный взглядъ на исторію нашего образованія, паралельно съ успъхами народовъдънія, что мы и намърены сдълать въ предлагаемой статьъ, пользуясь первыми двумя томами недавно вышедшаго капитальнаго сочиненія А. Н. Пыпина: «Исторія русской этнографіи». Спб., 1890 г. 1).

<sup>4)</sup> См. нашу рецензію по поводу выхода І-го тома этого сочиненія въ «Историческом». Вёстник», 1890 г., т. XLI, стр. 212—213.

I.

Нътъ нужды останавливаться на общеизвъстныхъ фактахъ, какъ посылка русскихъ людей за границу, вызовъ иностранныхъ ученыхъ въ Россію, основаніе учебныхъ и ученыхъ заведеній и другія мъры Петра Великаго для распространенія знанія, европейской науки въ русскомъ обществъ. Обратимъ только вниманіе на то обстоятельство, что эта наука съ самаго начала стремилась къ изученію Россіи, со стороны ея географіи, исторіи и этнографіи, возбуждала интересъ къ государству и народу и воспитывала въ обществъ самосознаніе. Ея рость есть постоянное приближеніе къ пониманію народности. Первые ученые въ Россіи были иностранцы и преимущественно нѣмцы, неръдко съ европейскою извъстностью, но скоро къ нимъ присоединяются и природные русскіе, съ Ломоносовымъ во главъ. Первые же шаги этой, такъ сказать, смѣ-шанной интелигенціи были направлены къ изученію Россіи.

Одною изъ первыхъ задачъ того времени было опредъление государственной територіи, такъ какъ не только съ научной, но и съ чисто практической точки зрвнія, нельзя уже было довольствоваться «Книгой большому чертежу». Съ этою цёлью, Петромъ были разосланы геодезисты «для сочиненія ландъ-картъ», съ тёмъ, чтобы потомъ изъ ихъ «партикулярныхъ» картъ составить «генеральную» карту. Онъ снаряжалъ и ученыя экспедиціи. Своимъ первымъ «навигаторамъ» Петръ поставилъ задачу: изследовать-«сощлася ли Америка съ Азіею»; отсюда видно, что Россія въ эту сторону не знала конца своихъ владеній. Насколько широка была программа ученыхъ, отправлявшихся по порученію правительства для изученія Россіи, можно судить по контракту, заключенному Мессершмидтомъ, первымъ ученымъ путешественникомъ по Россіи. Онъ обязался такать въ Сибирь для занятій: а) географіей страны, б) натуральной исторіей, в) медициной, лекарскими растеніями, эпидемическими бользнями, г) описаніемъ сибирскихъ народовъ и филологіею, д) памятниками и древностями, е) вообще всёмъ достопримечательнымъ. Всё эти обязанности Мессершмидтъ взяль на себя, не имъя помощниковъ, на очень скромныя средства, и сдълалъ удивительно много: собиралъ растенія, набивалъ чучела попадавшихся ему птицъ и дълалъ съ нихъ рисунки; на каждомъ значительномъ мъстъ, если показывалось солнце, бралъ высоту полюса, составляль карты и т. д.; въ тоже время онъ собираль сибирскія древности, хлопоталь у сибирскихь властей, чтобы ему доставляли всякія «къ древности принадлежащія вещи, якобы языческіе шейтаны (кумиры), великія мамонтовы кости, древнія калмыцкія и татарскія письмена; такожде каменные и кружечные могильные образы». Сверхъ того, онъ былъ оріенталисть, искаль монгольскихь рукописей, собираль слова изъ языковъ сибирскихъ инородцевъ и первый понялъ историческую важность ихъ сличенія и т. д.

Такой же энциклопедическій характеръ имѣли путешествія по Россіи и другихъ иностранныхъ и русскихъ ученыхъ, какъ-то: Беринга, Стеллера, Крашенинникова, Миллера, Гмелиновъ, Палласа, Лепехина, Озерецковскаго, Иноходцева и др. Нечего говорить о томъ, какое самоотверженіе и сила воли требовались отъ этихъ изслѣдователей, когда они должны были путешествовать въ далекихъ малонаселенныхъ краяхъ, при враждебномъ отношеніи къ нимъ мѣстныхъ властей; если и въ настоящее время народъ вообще недовърчиво относится къ «барину», то можно себѣ представить, какъ трудно было собирать научныя свѣдѣнія почти 200 и 150 лѣтъ тому назадъ, особенно если въ лицѣ ученаго подозрѣвали чиновника.

Первымъ же нашимъ ученымъ принадлежитъ честь первоначальнаго научнаго изследованія въ области русской исторіи. Шлёцеръ указалъ на высокое національно-историческое значеніе Несторовой л'етописи, и своею историческою критикою, вместе съ Байеромъ, Стриттеромъ и др., нодготовилъ путь Карамзину. Миллеръ положиль начало собиранію літописей и вообще памятниковь русской старины, значенія которыхъ не понимали сами русскіе. Онъ же началъ «Сибирскую исторію» и описалъ нъсколько подмосковныхъ городовъ и монастырей. Татищевъ, ученикъ «Баиля», «Пуффендорфія», «Гобезія», Декарта, Локке и др. европейскихъ мыслителей, пишетъ «Исторію Россійскую», представляющую переходъ отъ лътописнаго свода къ прагматическому изложенію. Болтинъ, понятія котораго сложились подъ вліяніемъ того же Бэйля, Вольтера, Монтескьё, Рейналя и Руссо, настаиваеть на необходимости для историка и политика уразумъть существенныя особенности народа или, говоря языкомъ нашего времени, понять свойства народности, и самъ хорошо знаетъ обычаи общиннаго землевладънія, народный быть, преданія, поэзію и пр.

Первая четверть настоящаго стольтія ознаменована широкимъ развитіемъ археологическихъ изысканій. Німецкіе ученые и въ этомъ періодів оказали намъ немаловажныя услуги, какъ указаніемъ методовъ, такъ и приложеніемъ ихъ къ изслідованію русскихъ и славянскихъ древностей; вспомнимъ, напримітръ, Аделунга, Кеппена, Маттеи, Буле, Баузе. Изъ русскихъ достаточно назвать Тимковскаго, Гавріила Успенскаго, митрополита Евгенія, Востокова и Калайдовича. Въ это время, по иниціативъ извъстнаго мецената графа Н. П. Румянцева, «во всіхъ архивахъ снимались копіи, во всіхъ библіотекахъ ділались извлеченія, во всіхъ древнихъ городахъ производились поиски». Монументальнымъ и характеристическимъ завершеніемъ этого движенія была «Исторія Государства Россійскаго».

Къ этому времени взглядъ на народъ, какъ на главнаго героя исторіи, уже настолько созрѣлъ въ наиболѣе образованной части нашего общества, что «Исторія» Карамзина, трактующая народную массу, какъ служебную силу, назначенную исполнять потребности государства, была враждебно встрѣчена современными «либералистами». Но и при своемъ ошибочномъ взглядѣ на народъ, Карамзинъ много сдѣлалъ для изученія его исторіи. Своею историческою критикою, онъ пролилъ много свѣта на внутренній бытъ стараго общества и народа. Онъ поставилъ много вопросовъ этого рода, и если не всегда вѣрно рѣшалъ ихъ, то побуждалъ другихъ къ критическому отношенію къ нимъ и къ новому пересмотру фактовъ. Его «Исторія» въ теченіе многихъ лѣтъ была программой, къ которой пріурочивались дальнѣйшія частныя изслѣдованія,—напримѣръ, Погодина, Арцыбашева, Буткова, Устрялова и др.

Карамзинская точка эрвнія оставалась господствующею въ нашей исторической наукъ до 40-хъ годовъ, характеризующихся «переломомъ» въ сферъ исторіографіи, какъ и въ нъкоторыхъ другихъ отношеніяхъ. Новое направленіе получило свое начало въ Германіи, гдъ подъ вліяніемъ философіи Канта, литературныхъ явленій и политическихъ и соціальныхъ событій начала нашего стольтія, образовалась такъ называемая «историческая школа», установившая понятіе органическаго развитія историческихъ явленій. Эта точка зрънія примънялась къ различнымъ областямъ исторического знанія: къ религіи (Фихте. Шеллингъ. Шлейермахеръ), къ языку (Як. Гриммъ, Боппъ, Лассенъ), къ праву (Эйхгорнъ, Савиньи, Рудорфъ). Къ исторіи начала исторической школы впервые примънилъ Нибуръ. Въ древней исторіи Рима онъ видълъ вовсе не исторію, а остатки народнаго эпоса, въ лицъ первыхъ героевъ ея-олицетвореніе цёлыхъ періодовъ. Онъ утверждаль, что Римъ не могь быть основань шайкою бъглецовь, а быль созданіемь наиболю энергическаго изъ италійскихъ племенъ. Не повторяя обычныхъ легендъ, онъ ищетъ объясненія римской исторіи въ политическихъ и экономическихъ условіяхъ жизни римскаго народа; римская исторія у него не рядъ анекдоловъ, а картина развитія реальных отношеній. За Нибуромъ следують О. Миллеръ и Шлоссеръ. Нъкоторыя отраженія новаго направленія въ нъмецкой наукъ замътны у насъ въ 20 и 30-хъ годахъ. Такъ, скептическая школа Каченовского подвергла сомнънію древній періодъ нашей традиціонной исторіи и настаивала на томъ, что нужно обратить внимание на бытовыя условия древности; Полевой свою «Исторію русскаго народа» (въ противоноложность государственной исторіи Карамзина) посвятиль Нибуру, «первому историку нашего въка».

Но настоящими представителями новаго направленія въ нашей исторіографіи были Соловьевъ и Кавелинъ. Они первые показали

недостаточность прежнихъ изслъдованій и необходимость искать объясненія внутреннихъ основаній историческаго процесса. Они смотрять на народь, какъ на организмъ, на исторію народа, какъ на органическое развитіе его исконныхъ бытовыхъ началъ, въ обстановкъ природныхъ и внъшнихъ условій и сосъдства. Это уже не внъшне-историческая, живописательная и морализирующая манера Карамзина, которая оцънивала событія по ихъ внъшней яркости, анекдотической занимательности, а историческихъ дъятелей—по ихъ добродътелямъ и порокамъ; здъсь открывалась критика внутренняго смысла событій, розыскивались физіологическія основанія быта, событіямъ и лицамъ спредълялось ихъ мъсто и значеніе по ихъ связи съ органическимъ движеніемъ исторіи. Они указывали законы явленій и ихъ можно было опровергнуть только доказательствомъ другихъ законовъ.

Исходя изъ этихъ началъ, нельзя было, напримъръ, представлять «безсмысленнымъ дъломъ произвола» такія явленія древней русской исторіи, какъ удъльная система, и они объясняли ее родовыми отношеніями. Позднъйшіе писатели дополнили и исправили теорію родового быта; такъ, К. Аксаковъ въ старомъ, политическомъ стров русскихъ княжествъ видълъ общинный бытъ, основанный не на первобытномъ родствв, а на свободномъ соединеніи въ союзъ, съ сознательнымъ подчиненіемъ частныхъ интересовъ общему; Костомаровъ въ системъ удъловъ усматривалъ не случайное дъленіе територіи по родовымъ счетамъ князей, а естественное дъленіе земель племенъ, вошедшихъ въ составъ русскаго народа; по Забълину, народные союзы были промысловыми общинами: Новгородъ—типъ промысловаго города, Кіевъ—городъ, выросшій изъ сборища вольныхъ промышленниковъ изъ окрестныхъ городовъ и земель, и т. д.

Соловьевъ и Кавеливъ поставили зданіе русской исторіографіи на прочномъ основаніи современной европейской науки, и писатели, выступившіе на это поприще послѣ нихъ, являлись уже готовыми послёдователями новаго метода. Было бы слишкомъ долго останавливаться на перечисленіи изслідованій послідних десятильтій, посвященных общей исторіи Россіи и мыстным изученіямь, и потому мы ограничимся только нъсколькими замъчаніями о характер'в современной исторіографіи. Кром'в увеличенія научныхъ средствъ, мы видимъ теперь, во-первыхъ, распространение реальнаго критическаго метода, все болбе и болбе вытесняющаго отвлеченные, или просто фантастические толки объ особенномъ «духъ» русскаго народа, объ его провиденціальномъ назначеніи и т. п. Изследуются ли древности русской територіи, антропологическія особенности племени, вліянія почвы и климата, земледъльческаго труда и промысла, или историческія условія развитія народа и государства, источники народнаго міровозврѣнія и

поэвіи и т. д., постоянно проявляется стремленіе къ прочному установленію фактовъ, къ всестороннему объясненію ихъ источниковъ и послъдствій. Во-вторыхъ, особенное вниманіе изслъдователей привлекають явленія внутренней жизни общества, и особенно жизни народной. Судьба «народа», въ спеціальномъ смыслѣ народныхъ массъ, главной основы племени, трудового крестьянства, никогда прежде не бывала предметомъ такого вниманія, какъ въ теченіе трехъ послёднихъ десятилётій. Источникъ этого вниманія быль частію общественный, но частію и чисто научный: не только въ общественномъ смыслъ можно было желать разъясненія судьбы милліоновъ народа, впервые вступавшихъ въ среду гражданскаго общества, желать воспользоваться знаніемъ прошлаго для правильнаго опредъленія его современнаго положенія, идеаловъ и потребностей; но и въ научномъ смыслъ было необходимо изучить, наконецъ, эту забытую сторону исторіи, эту этнологическую основу историческаго движенія.

Такимъ образомъ, исторіографія теперь уже не занимается исключительно государственными и династическими интересами, а является наукой, посвященной изученію организма — государства, народа и общества, въ ихъ физіологической и общественной связи. И потому она приходить въ тъсное соприкосновеніе съ другими науками, изучающими народный быть, юридическія понятія, преданія и върованія, какъ въ современномъ ихъ состояніи, такъ и ихъ историческія судьбы. До усвоенія нашими учеными пріемовъ исторической школы, эти, послъднія, науки существовали отдъльно отъ исторіи, хотя, подъ вліяніемъ однихъ и тъхъ же историческихъ условій, развивались паралельно съ нею, пока, наконецъ, въ 40-хъ годахъ настоящаго столътія, и къ нимъ не была примънена историческая точка зрънія.

II.

Выше мы упомянули о томъ, что Болтинъ былъ хорошо знакомъ съ народными преданіями, обрядами и обычаями. Извъстно также, что Тредьяковскій заимствовалъ тоническое стихосложеніе «у самой нашей природной наидревнъйшей оныхъ простыхъ людей поэзіи». Наше образованное общество XVIII въка было непосредственно знакомо съ народнымъ преданіемъ и поэзіей, которыя продолжали жить среди него такъ же, какъ и въ простомъ народъ. И первоначальные сборники памятниковъ народной поэзіи служили любителямъ народныхъ пъсенъ «для практическаго обихода». Таковы труды Чулкова, Новикова и Прача. Первый въ 1770—74 годахъ издалъ «Собраніе разныхъ пъсенъ», гдъ наряду съ романсами, было много чисто народныхъ произведеній. Въ 1780 г. онъ началъ изданіе «Сказокъ», «которыя разсказываются въ каж-

дой харчевнъ»; а въ 1782 году выпустилъ «Словарь русскихъ суевърій». «Предпріятіе Чулкова, — говорить Сахаровъ, вообще свысока относившійся къ своимъ предшественникамъ, - было самое значительное: онъ первый осмёлился къ новымъ пъснямъ тоглашнихъ знаменитыхъ писателей присоединить и старыя народныя». Правда, «этнографы» того времени совершали не мало нелъпостей, съ современной точки зрвнія, но они и сами не причисляли себя къ ученымъ изслъдователямъ, даже не подозръвая возможности научнаго значенія собираємыхъ ими памятниковъ. Поповъ, авторъ «Описанія славянскаго баснословія», прямо заявляеть о своемъ трудь: «Сіе сочиненіе сдълано больше для увеселенія читателей, нежели для историческихъ справокъ, и больше для стихотворцевъ, нежели для историковъ». Критическое отношение къ произведеніямъ этого рода было настолько слабо, что одинъ авторъ ухитрился сочинить на мнимо старомъ языкъ гимнъ Баяна, найденный будто бы въ «свиткъ перваго въка», вмъстъ съ нъсколькими «произреченіями пятаго стольтія новгородскихъ жрецовъ», —и были люди, которые не ръшались отвергать его подлинность; Державинъ переложилъ этотъ гимнъ въ новъйшіе стихи.

Археологическое направленіе, характеризующее первую четверть XIX стольтія, было полезно и для этнографіи. Въ конць прошлаго стольтія открыто было «Слово о полку Игоревь», а въ началь настоящаго нашли знаменитый сборникъ былинъ и пъсенъ — Кирши Данилова. Въ предисловіи ко второму изданію этого сборника, сдъланному Калайдовичемъ «по приказанію» графа Румянцева въ 1818 году, находимъ первую попытку серьезнаго изученія «Древнихъ стихотвореній», принадлежащую издателю; но при тогдашнемъ состояніи этнографіи, эта попытка не могла быть удачною.

Въ царствованіе императора Николая интересъ къ народности настолько возросъ въ обществъ, что правительство нашло нужнымъ объявить «народность» девизомъ своей политики. При всей его неясности, такое заявленіе не могло остаться безъ всякой пользы для этнографіи. Нъкоторыя мъры, принятыя правительствомъ въ періодъ этой системы, оказались въ высшей степени благотворными въ данномъ отношеніи: во-первыхъ, Археографическая экспедиція, устроенная въ 30-хъ годахъ по мысли Строева, дала массу лътописей и всякаго рода историческихъ актовъ, изданныхъ Археографической комиссіей; во-вторыхъ, учрежденіе въ университетахъ каеедръ славянскихъ наръчій содъйствовало опредъленію этнографическаго отношенія русскаго народа къ остальному славянству; въ-третьихъ, возникновеніе Географическаго Общества полагало начало широкимъ этнографическимъ изученіямъ.

Но въ общемъ, система «народности» легла тяжелымъ гнетомъ на умственную жизнь русскаго общества вообще и на этнографи-

ческія изученія въ частности. Согласно съ традиціей Священнаго союза, офиціальная народность только усиливала реакціонный смыслъ госполствовавшей правительственной системы. По этой программъ, русскій народъ не имъетъ ничего общаго съ Западною Европой, и всего менъе съ западноевропейскими политическими идеями. Выставлялось на видъ какъ внѣшнее могущество Россіи. такъ и превосходство ея національныхъ началъ. Въ полуобразованной массъ это представление переходило въ «квасной» патріотизмъ, а къ концу царствованія относительно дъйствительнаго положенія дёль вводило въ заблужденіе даже людей государственныхъ. «Народность» тогдашняго порядка вещей принималась обязательно; фактическое состояніе народа считалось вполнъ нормальнымъ. Къ «народнымъ» началамъ относилось и кръпостное право. «Политическая религія, — выразился однажды министръ народнаго просвъщенія Уваровъ, — имъеть свои догматы неприкосновенные, подобно христіанской религіи; у насъ они: самодержавіе и кръпостное право; зачъмъ ихъ касаться, когда они, къ счастію Россіи, утверждены сильною и кръпкою рукою».

Понятно, что такая «народность» не могла благосклонно относиться къ настоящему народолюбію... Насколько неблагопріятна была эта система изученію народности, видно, напримъръ, изътого, что цензура запрещала печатать народные заговоры и заклятія, «какъ остатки вреднаго суевърія, не имъющіе въ ученомъ отношеніи никакого значенія»; «сочиненія, относящіяся къ смутнымъ явленіямъ нашей исторіи», признавались «неумъстными и оскорбительными для народнаго чувства».

Офиціальная программа наложила своеобразный отпечатокъ на труды этнографовъ второй четверти текущаго столътія. Одни подчинялись ей, какъ требованію правительства, другіе прикрашивали ее романтизмомъ, третьи, наконецъ, стояли еще на такой ступени интеллектуальнаго и моральнаго развитія, что принимали ее слъпо, не видя ея противоръчій. Съ другой стороны, недостатки этихъ трудовъ обусловлены тъмъ обстоятельствомъ, что наши ученые того времени не были знакомы съ научными пріемами, выработанными за границей. Ценная сторона тогдашних изученій чисто описательная. Таковы трулы Сахарова, Максимовича, Срезневскаго, Ходаковскаго, Снегирева, Терещенка, Даля. У названныхъ этнографовъ замътны неясные инстинкты, догадки о значеніи народности, о необходимости изучать ее и результать изученія прилагать къ жизни; но какъ это дёлать — какъ изучать, какіе извлекать результаты, какъ примънить ихъ, --они не знали. Типическимъ представителемъ этой эпохи является Сахаровъ, который теперь уже забыть, а въ 30-хъ годахъ пользовался авторитетомъ лучшаго знатока народнаго быта, преданій, обычаевъ, пъсенъ, сказокъ и всякой старины. Медикъ по образованію, онъ

былъ самоучка въ этнографіи, не знавшій и не желавшій знать «нѣмецкой» науки. Восхваленіе всего русскаго въ духѣ офиціальной народности и глухая, наивная ненависть ко всему иностранному, «заморскому» или «нѣмецкому», по его терминологіи,—вотъ основные мотивы его «изслѣдованій». Стремленіе Сахарова обѣлить русскую народность простирается до того, что онъ негодуетъ противъ новѣйшихъ миеологовъ, которые «подъ видомъ ученыхъ изслѣдованій прибѣгаютъ къ небывалымъ открытіямъ и наводять на нашихъ предковъ позорную тѣнь многобожія».

Вліянія офиціальной программы не избъжаль и такой передовой писатель своего времени, какъ Н. И. Надеждинъ, котораго въ области литературной критики справедливо называють предшественникомъ Бълинскаго: извъстная гибкость его характера отразилась и на его возэрвніяхъ на народъ-онъ употребляль обычную фразеологію офиціальной народности, развиваль бюрократические взгляды на расколь и не разъ заявляль себя «кваснымъ» патріотомъ. При всемъ томъ, это былъ одинъ изъ самыхъ полезныхъ дъятелей въ области русской этнографіи. Не говоря о цъломъ рядъ цънныхъ трудовъ по географическому, статистическому и этнографическому изученію Россіи и по изученію раскола, одна діятельность его въ Географическомъ Обществъ произвела настоящій перевороть въ изученіи народности. Ему главнымъ образомъ обязано Общество научною постановкою этнографическихъ работь. Онъ составиль программу для собиранія этнографическихъ свъдъній, которая въ 1847 году впервые была разослана въ количествъ 7,000 экземпляровъ во всё края нашего отечества, — слёдствіемъ этого была масса матеріаловь, полученныхъ Обществомъ. Вмёсто прежней диллетантской и сантиментальной точки эрвнія, онъ поставилъ изучение русской народности на почву общеисторическаго и этнографическаго изследованія, освещеннаго критикой. Онъ же указалъ обширный объемъ науки и ея развътвленія по разнымъ сторонамъ народной жизни; а также впервые наметилъ вопросъ объ изученіи самаго историческаго образованія народности, объ изученім ея со стороны историко-географической, психологической и пр. Влагодаря его дъятельности, мы видимъ улучшение приемовъ наблюденія и собиранія у последующихъ ученыхъ. Онъ искаль непосредственно точныхъ фактовъ и ихъ первоначальной критики.

Такое направленіе было, конечно, очень полезно для этнографіи и подготовило путь для молодыхъ ученыхъ, выступившихъ на это поприще въ 40-хъ годахъ, съ пріемами «исторической школы», распространенію которыхъ особенно содъйствовали «командировки» за границу лицъ, готовившихся къ занятію профессорскихъ качедръ. Послъднія бывали слушателями самихъ основателей новой школы и въ Германіи внакомились съ различными ея оттънками и развътвленіями. Особенно сильное вліяніе имъли на

нихъ филологическія и историко-юридическія изследованія. Въ трудахъ Боппа и Як. Гримма языкъ впервые являлся, какъ организмъ, развившійся исторически, по извъстному закону; въ его современныхъ формахъ и матеріалъ видъли слъды глубочайшей старины, съ ея понятіями, бытомъ, минологіей, и указывали ступени ихъ развитія. Савиньи въ исторіи права усматриваль органическое созданіе національности: законы и государственныя формы — не дъло случая, а учреждение естественно развившихся отношеній, первое возникновеніе которыхъ теряется въ глубинъ древности. Притомъ изучение древности было проникнуто горячею любовью ко всему народному, особенно къ старинъ, когда, по Як. Гримму, міровозарѣніе и весь быть отличались полною цёльностью и единствомъ, -- когда была одна, общенародная поэзія, сливавшая думы и чувства всёхъ и каждаго, и когда всё бытовыя и нравственныя явленія освёщались возвышенными и нравственно чистыми созданіями эпоса, соединявшаго божественный и и человъческій элементы, религію и исторію.

Такое же любовное отношение къ народному преданию и къ носителю его — народу видимъ и у перваго представителя новаго движенія въ нашихъ этнографическихъ изследованіяхъ, — О. И. Буслаева. Въ его книгъ «О преподаваніи отечественнаго языка» (1844) впервые были приложены къ русскому языку сравнительное языкознаніе и историческій методъ, и этимъ быль сдёланъ, въ его изученіи, такой же шагь впередь, какь въ исторіографіи примъненіе новаго метода Соловьевымъ и Кавелинымъ. Во второмъ своемъ замъчательномъ трудъ «О вліяніи христіанства на славянскій языкъ»; онь посредствомъ примъненія того же метода къ древностямъ славянскаго языка, представиль бытовую картину такой отдаленной эпохи, «на изследование которой подобнымъ путемъ еще никогда не покушалась русская наука». Послёдующія работы Буслаева представляють собою дальнейшее применение указаннаго метода къ старой русской словесности, быту и минологіи, — причемъ онъ, подобно Гримму, возстановляль любимую старину не только путемъ критики матеріаловь, а также и фантазіей и поэтическимъ чувствомъ.

Какъ мы уже сказали, Географическое Общество, вскоръ послъ своего основанія, собрало много этнографическаго матеріала. Этотъ матеріалъ составилъ главное содержаніе капитальнаго сборника А. Н. Аванасьева «Русскія народныя сказки» (1855—68). Главнъйшимъ трудомъ этого изслъдователя была книга «Поэтическія возгрънія славянъ на природу»; въ ней находимъ систематическій обзоръ русскихъ и славянскихъ мивическихъ преданій, матеріалы для котораго собраны самимъ же трудолюбивымъ авторомъ. Аванасьевъ, въ отношеніи своихъ теоретическихъ взглядовъ, находился подъ непосредственномъ вліяніемъ «Мивологіи» Гримма и трудовъ, явившихся ея продолженіемъ—Куна, Шварца, Манн-

гардта и Макса Мюллера. Главною отличительною чертою, составляющею въ то же время и недостатокъ этой школы, является стремленіе объяснить всю минологію, какъ перенесеніе на землю образовъ явленій природы—солнца, бури и грозы.

Не указывая на труды другихъ ученыхъ этнографовъ, болъе или менъе извъстныхъ, остановимся на главныхъ направленіяхъ въ области этнографіи, какъ науки, получившей у насъ начало въ 40-хъ годахъ, и съ этою цёлью обратимъ вниманіе на предметъ, болъе всего другого занимавшій нашихъ этнографовъ, — на эносъ, для изученія котораго дали обширный матеріалъ сборники Киръевскаго, Рыбникова, Гильфердинга, Якушкина, Варенцова, Безсонова и др. Въ изслъдованіяхъ первыхъ русскихъ послъдователей Гримма нашъ эпосъ представляется единымъ, цельнымъ и самороднымъ созданіемъ народнаго творчества и самымъ основнымъ источникомъ для системы языческой минологіи. Въ его историческомъ развитіи указывались три последовательныя ступени — религіозно-миническая, героическая (богатырская) и историческая; въ богатыряхъ, такимъ образомъ, видели тень языческаго божества. Этотъ взглядъ нашелъ многихъ сторонниковъ среди послъдующихъ ученыхъ; особенно горячимъ защитникомъ его былъ О. О. Миллеръ. Для него не подлежало сомнънію, что такъ называемые старшіе богатыри суть «антропоморфическіе исполинскіе мины тучъ»; — бой Ильи-Муромца съ сыномъ означаеть то, что «богъ громовникъ, произведя, т. е. порождая тучи, съ другой стороны-ихъ же и истребляетъ». Соловей-разбойникъ-не что иное, какъ олицетворенная буря, съ ея вътвистымъ деревомъ тучъ и ея грознымъ свистомъ; Владиміръ-подлинное «красное солнышко», и т. л.

Изъ того же представленія о цёльности и самобытности нашего эпоса (т. е. изъ представленія, что онъ самостоятельно развился у насъ, безъ всякихъ постороннихъ вліяній, на доисторической, общеарійской основъ) вытекала и попытка (К. Аксакова, О. Миллера и др.) объяснить на основаніи былинъ основныя черты народнаго характера. Эти воззрѣнія сдѣлались очень популярны, вошли въ курсы русской словесности и до настоящаго времени преподаются въ школахъ, какъ нѣчто неподлежащее сомнѣнію 1). Между тѣмъ, всѣ подобные выводы были еще слишкомъ преждевременны, въ виду въ высшей степени неудовлетворительнаго состоянія источниковъ: «письменные памятники старины были еще мало разработаны, многіе изъ нихъ именно въ эти

<sup>1)</sup> Намъ случалось встръчать учителей словесности въ средне-учебныхъ заведсніяхъ, которые и не подозрѣваютъ, что преподаютъ своимъ ученикамъ фантазіи, отвергнутыя въ настоящее время всѣми серьезными учеными, въ томъ числѣ и самимъ Ө. И. Буслаевымъ, отказавшися отъ своихъ прежнихъ положеній.

годы впервые привлекали къ себъ вниманіе историковъ литературы; неръдко отрывки изъ неизданныхъ рукописей являлись впервые въ самомъ миоологическомъ изслъдованіи, т. е. раньше, чъмъ самые памятники были изданы, подвергнуты предварительной критикъ, объяснено ихъ происхожденіе, установлены тексты и т. д. Изъ этихъ памятниковъ, еще требовавшихъ первоначальнаго комментарія, прямо брались цитаты о русской народной древности, — между тъмъ какъ уже вскоръ стало оказываться ихъ книжное, притомъ иноземное происхожденіе, т. е. они оказывались источникомъ совсъмъ иной категоріи, чъмъ ихъ здъсь принимали, и вели къ инымъ заключеніямъ и объ иной эпохъ древности».

Протесты противъ увлеченій нашихъ минологовъ раздались очень рано: уже первыя работы Аванасьева встрътили возраженія Кавелина, а затёмъ Котляревскаго; но особенно горячо напалъ на нихъ В. В. Стасовъ, въ статьяхъ о происхождении былинъ («Въстникъ Европы», 1868). Въ противоположность мненію, что въ былине мы имъемъ самобытное народное произведеніе, хранилище древнъйшихъ поэтическихъ преданій, г. Стасовъ утверждаетъ, что наша былина-не русскаго происхожденія, а цёликомъ заимствована съ востока; что содержание нашихъ былинъ есть только пересказъ эническихъ произведеній, поэмъ и сказокъ востока, притомъ неполный, отрывочный... что сюжеты, хотя и арійскіе (индъйскіе по существу) пришли къ намъ всего чаще изъ вторыхъ рукъ, отъ тюркскихъ народовъ и въ буддійской обстановкъ; что время заимствованія скорте позднее, около времент татарщины, чтмъ раннее, въ первые въка нашей исторіи, въ эпоху давнихъ торговыхъ сношеній съ востокомъ». Мнініе г. Стасова, вызвавшее продолжительную полемику, не было принято наукой, но за нимъ остается несомнънная заслуга: выяснилось, что «еще слишкомъ мало, съ патріотическимъ, впрочемъ очень похвальнымъ, чувствомъ благоговъть передъ духомъ, характеромъ и оригинальными самостоятельно-національными личностями нашихъ былинъ. Надо подробнымъ разборомъ подтвердить, что они выражають духь, характерь и личности именно нашего, а не какогонибудь другого народа».

Какъ бы отвътомъ на это требованіе служать изслъдованія ученыхъ, покольнія 60-хъ годовъ, выступившихъ на поприще этнографіи съ другими пріемами. Основное положеніе школы Гримма, что сходство преданій у разныхъ народовъ объясняется ихъ историческимъ родствомъ, встрътило опроверженіе Бенфея, собравшаго массу указаній на то, что оно — слъдствіе чисто внъшняго, устнаго или письменнаго, заимствованія. Главными представителями этого воззрънія являются у насъ А. Н. Веселовскій и И. В. Ягичъ, пришедшіе къ нему отчасти подъ вліяніемъ

западной литературы, отчасти же путемъ самостоятельной критики. Обширныя изслъдованія А. Н. Веселовскаго въ области средневъковой славяно-русской, западно-европейской и византійской литературы привели къ блестящимъ доказательствамъ того, что считавшееся ранъе самобытнымъ, исключительно-національнымъ, на самомъ дълъ заимствовано отъ другихъ народовъ. «Его изслъдованіе естъ чрезвычайно любопытный опыть проникнуть въ древнъйшія отношенія европейской, и въ томъ числъ славянской и русской культуры, проникнуть не путемъ поэтической идеализаціи, а съ реальными историческими фактами въ рукахъ». Эти изслъдованія показали, что на образованіе нашей минологіи вліяла народно-христіанская легенда, и что въ созданіи былиннаго эпоса участвовали книжные эпическіе элементы, которыхъ ранъе и не предполагали.

Одновременно съ изученіемъ народно-поэтическаго творчества идуть изученія народности и въ другихъ направленіяхъ; особенное оживленіе началось съ конца 50-хъ годовъ. Въ прошлое царствованіе были предприняты обширныя работы по географіи, статистикъ и этнографіи Россіи. Таковы были изслъдованія територіи—Стръльбицкаго, и экспедиціи, снаряженныя правительствомъ или при его пособіи Географическимъ Обществомъ, какъ то: статистико-этнографическая экспедиція въ Западный край—Чубинскаго, экспедиціи Миддендорфа, Маака, Пржевальскаго, Щапова, Ядринцева, Потанина и пр. 1).

Наряду съ правительственными географическими и статистическими описаніями Россіи, возникаеть земская статистика, выработавшая вполнѣ научные методы изслѣдованія экономическаго быта. Въ связи съ общимъ научнымъ и общественнымъ интересомъ къ народу, развиваются мѣстныя изслѣдованія. Таковы труды по изученію мѣстныхъ экономическихъ отношеній, собиранію этнографическихъ данныхъ и разработкѣ архивныхъ матеріаловъ—

<sup>1)</sup> Характерное явленіе для начала прошлаго царствованія представляєть рядъ вкспедицій, снаряженныхъ морскимъ министерствомъ по иниціативъ великаго князи Константина Николаевича, «стоявшаго во главъ коренныхъ преобразованій послѣ севастопольскаго погрома». Молодые писатели, уже ранѣе заявившіе себя интересомъ къ народной живни, были командированы въ разные края Россіи «для изслѣдованія быта жителей, занимающихся морскимъ дѣломъ и рыболовствомъ, и составленія статей въ «Морской Сборникъ». Островскому предоставлено было описаніе верхней Волги; Потѣхинъ взяль на себя изученіе средней Волги, отъ устьевъ Оки до Саратова; Писемскій отправился на нижнюю Волгу, въ Астраханскую губернію; С. В. Максимовъ поѣхалъ на Сѣверъ; С. А. Аванасьевъ-Чужбинскій на югъ, на Днѣпръ и Днѣстръ; М. Л. Михайловъ на Уралъ и Филипповъ на Донъ. Они путешествовали не напрасно: непосредственное изученіе народнаго быта дало содержаніе цѣлому ряду статей въ разныхъ журналахъ; а для С. В. Максимова «этимъ опредѣлилась и вся его литературная дѣятельность этнографа-странствователя».

К. Н. Тихонравова, Я. П. Гарелина—во Владиміръ; А. С. Гацисскаго—въ Нижнемъ-Новгородъ; П. Н. Рыбникова, Е. В. Барсова, И. С. Полякова—въ Олонецкой губерніи и мн. др. Вмъстъ съ этимъ, является масса трудовъ по общимъ вопросамъ—по статистикъ народонаселенія, по изученію климата, сельскаго хозяйства, финансовъ, путей сообщенія, хлъбной промышленности и проч.

Широкое развитіе изслёдованій собственно народнаго быта тёсньйшимь образомь связано съ крестьянской реформой. Какъ только крестьянскій вопрось быль поставлень правительствомь, и разрёшено было его литературное обсужденіе, журналы наполнились статьями о разныхъ его сторонахъ: о земль, общинь, хозяйствь, о бытовомь юридическомь обычав, о народной школь и т. д. Тогда же возникло историческое изученіе крестьянскаго вопроса: начала крыпостного права, его утвержденія и распространенія, его экономическихь и общественныхъ проявленій, наконець, первыхъ правительственныхъ плановъ къ его ограниченію. Сдылавшись предметомъ живого общественнаго интереса, эти вопросы нашли обсужденіе въ журнальныхъ статьяхъ и въ капитальныхъ изслёдованіяхъ — Кавелина, Быляева, В. Семевскаго, Иванюкова и др.

Проходя молчаніемъ изученіе нравовъ, языка и другихъ сторонъ народности, обратимъ внимание еще на одну сторону народной жизни, безпристрастное изучение которой стало только теперь возможнымъ-на расколъ. Во время господства офиціальной народности, къ этому народному явленію обычно прилагалась церковнообличительная и полицейско-следственная точка вренія. Расколь подвергался обличенію и преслідованію, но не научному изслідованію. Чисто историческіе пріемы въ его изученіи и вниманіе къ его современнымъ явленіямъ впервые сказались въ концъ 50-хъ годовъ, въ извъстной книгъ А. П. Щапова, который быль искренно увлеченъ народною стороной раскола, заключавшимися въ немъ проявленіи свободной умственной д'аятельности и общинныхъ инстинктовъ народа, тою долею правды, которая была въ протестахъ старообрядцевь. Съ тъхъ поръ литература о расколъ выросла, сравнительно съ прежнимъ временемъ, до чрезвычайности, доставила много историческихъ свъдъній, привела въ извъстность литературу самаго раскола и распространила въ обществъ правильныя возгрънія на жизнь и понятія массы народа (около 12 милліоновъ), которую раньше, трактовали какъ отщепенцевъ, достойныхъ одной казни.

## III.

Научныя изслёдованія, уясняя взгляды общества на исторію и современное состояніе народа, не могли остаться безъ вліянія на содержаніе поэзіи, беллетристики и публицистики, которую у насъчасто замёняла литературная критика. Съ другой стороны, для чистор. въств.», май, 1891 г., т. хыу.

большинства общества понятіе о народности и отношеніе къ дъйствительному народу, безъ сомнънія, болье разъяснялось въ произведеніяхъ послъдней категоріи, чъмъ учеными сочиненіями; а вмъсть съ этимъ собственно литература направляла интересы изученія на тъ или другія стороны народности. При такомъ взаимодъйствіи науки и литературы, уже а ргіогі можно сказать, что общественный интересъ къ народу и пониманіе народности, насколько то и другое выразилось въ литературъ, проходили стадіи развитія, соотвътствующія тъмъ, которыя мы наблюдали въ исторіи нашей науки о народъ.

Реформа Петра Великаго здёсь также является исходнымъ пунктомъ. Чтобы ни говорили о подражательности русской литературы XVIII стольтія, безпристрастный взглядь не можеть не признать за ней важныхъ заслугъ для нашего народнаго самосознанія, хотя она и не была народною въ теперешнемъ смыслѣ этого слова. Въ до-Петровской Россіи не было ни русскаго литературнаго языка, ни литературныхъ формъ для выраженія народнообщественныхъ интересовъ, а между тъмъ, потребность въ нихъ чувствовалась уже въ XVI — XVII вв. на это указываеть распространеніе у насъ переводовъ и передълокъ западно-европейскихъ романовъ и повъстей и подражание латино-польскимъ виршамъ. XVIII въкъ много сдълалъ и для усвоенія внъшности литературныхъ произведеній, и для выработки русскаго литературнаго языка, который достигь своего, едва ли не высшаго, совершенства у писателей нашего времени. Уже царствование Екатерины II ознаменовано такими произведеніями, какъ комедіи Фонъ-Визина, и самой императрицы, поэзія Державина и проч. Этому въку обязаны мы какъ знакомствомъ съ передовыми нравственными и философскими идеями, такъ и первыми попытками ввести въ сознаніе высшихъ классовъ общества мысль объ улучшеніи быта народныхъ массъ. Первый нашъ ученый, въ европейскомъ смыслъ, поэть и публицисть — Ломоносовъ не только заботится о распространеніи въ своемъ отечествъ научныхъ знаній и высказываетъ желаніе скорбе виньть «собственных» Платоновь и быстрыхь равумомъ Невтоновъ», но и пишетъ разсуждение «о размножении и сохраненіи россійскаго народа». При Екатерин'я II, которая сама была поклонницей Вольтера и другихъ философовъ и содъйствовала популяризаціи ихъ идей въ обществъ, сдълалось возможнымъ появленіе журналовъ Новикова и «Путешествія Радищева», съ ихъ горячей проповёдью народности въ лучшемъ смыслё, -- съ проповъдью просвъщенія и экономической и политической свободы народа. Эти писатели отнеслись къ народу безъ сословныхъ предразсудковъ, безъ маски либерализма, за которой такъ часто скрывались и скрываются крепостнические инстинкты. Это были передовые бойцы за народное дъло, лучшіе представители интели-

генціи, впервые въ ихъ лицъ достигшей пониманія великихъ идей. осуществленіе которыхь было діломь будущаго: идеаль обязательно долженъ идти впереди жизни... Участь первыхъ провозвъстниковъ идеала, апостоловъ общечеловъческой правды, - этихъ прометеевъ, восхищающихъ огонь съ неба, почти всегда бываетъ трагична: «судьба жертвъ искупительныхъ просить»... Масса общества и само правительство, не смотря на свое «просвъщеніе», еще далеко не были приготовлены къ великой реформъ соціальнаго, экономическаго и политическаго строя, и Новиковъ, и Радищевъ «погибали при злорадныхъ аплодисментахъ кръпостниковъ». Къ счастію, тюрьма и ссылка не могуть погубить идеи, явившейся не случайно, а какъ требованіе времени: гонимые апостолы всегда найдуть себъ послъдователей, и въ скоромъ или продолжительномъ времени идея правды изменить противоречащій ей порядокъ вещей. Не погибли и идеи, одушевлявшія лучшую часть нашей интелигенціи XVIII въка; но рутина еще была такъ сильна, что, занимавшій первое мъсто въ литературъ Александровскаго царствованія, Карамзинъ могъ совершенно искренно воспъвать берега Волги, «гдъ грады, веси процветають», и въ уста земледельцевъ влагать такіе приторно-фальшивые стихи:

«Какъ не пъть намъ? Мы счастливы, «Славимъ барина-отца. «Наши ръчи не красивы, «Но чувствительны сердца. «Горожане насъ умнъе, «Ихъ искусство—говорить. «Чтожъ умъемъ мы? Сильнъе «Благодътелей любить...»

Отношеніе Карамзина къ народу было «двойственное». Онъ любилъ «поселянъ», когда они представлялись ему аркадскими пастушками, но въ дъйствительности народъ былъ собраніемъ людей «низкаго состоянія», изъ котораго онъ не находилъ нужнымъ его выводить. Сантиментализмъ Карамзина былъ предисловіемъ къ романтизму Жуковскаго, который далъ болъе глубокое основаніе сантиментальности, указавъ поэтическую цъну народнаго преданія. Ученикъ нъмецкихъ романтиковъ, Жуковскій дълаетъ понытку создать русскую балладу, перелагаетъ въ стихи русскія сказки и заботится о собираніи народныхъ пъсенъ и преданій.

Съ 20-хъ годовъ слово «народность» все чаще и чаще повторяется въ литературъ, хотя для большинства писателей она остается «вещью малопонятной и малодоступной». Генію Пушкина суждено было сдълаться «главою и начинателемъ» самостоятельной русской литературы. «Пушкинъ,—по объясненію Бълинскаго,—владълъ такимъ могущественнымъ талантомъ и такимъ сильнымъ чувствомъ художественной правды, что достигалъ чрезвычайно върнаго изображенія русской дъйствительности. Эти-то върныя картины на-

родной жизни (насколько Пушкинъ ее затрогивалъ), невиданная раньше прелесть поэтическаго исполненія, и, наконецъ, мягкое, гуманное чувство, проникающее всё его лучшія созданія, сдёлали Пушкина первымъ русскимъ поэтомъ, идоломъ и любимцемъ общества, и въ этомъ заключается его національность». Дёятельность Пушкина отчасти относится къ періоду офиціальной народности, когда даже у людей наиболёе развитыхъ понятіе «народности» было настолько не ясно, что многіе вполнё искренно принимали ея офиціальное толкованіе. Обильная литература историческихъ романовъ, нравственно-сатирическихъ повёстей, романтическихъ поэмъ и проч., и проч.—всецёло отвёчала офиціальному направленію. Успёхъ «Юрія Милославскаго» и разсказовъ изънародной жизни Даля прекрасно характеризуетъ вкусы и требованія читающей публики того времени...

Настоящими преемниками Пушкина, въ общемъ ходѣ литературы, были Лермонтовъ и особенно Гоголь, продолжавшіе правдивое, реальное отношеніе къ жизни. Авторъ «Пѣсни о купцѣ Калашниковѣ» приблизился къ реальной народной жизни не болѣе Пушкина. Свою родину онъ любитъ «странною любовью», которую «не побѣдитъ» его разсудокъ; онъ не сторонникъ офиціальной народности, такъ какъ его не трогаютъ ни купленная кровью слава, ни полный гордаго довѣрія покой государства, ни преданія старины, но онъ любитъ, самъ не зная за что, широкую природу отчизны, простую картину «печальныхъ» деревень и праздничный шумъ веселящагося народа.

Гоголь, кром'в малорусскихъ разсказовъ, нигд'в прямо не изображаетъ народнаго быта. Но вліяніе его—одинъ изъ самыхъ сильныхъ факторовъ въ исторіи нашего самосознанія: «Посл'є Гоголя, романтическая точка зр'єнія, съ ложью, художественною и общественною, стала невозможна; посл'є Гоголя возможно было идти только путемъ правдиваго изображенія д'єйствительности, и такъ какъ д'єйствительность была слишкомъ далека отъ той картины благополучнаго обстоянія, какую рисовала система офиціальной народности и лицем'єрившая, или не понимавшая, доля литературы, то новое направленіе, выросшее подъ вліяніемъ Гоголя, уже вскор'є совпало съ т'ємъ критическимъ анализомъ, который въ то же время развивался въ публистической д'єятельности круга Б'єлинскаго». Для посл'єдняго Гоголь былъ «дорогимъ союзникомъ въ защит'є его общественныхъ идей».

«Люди сороковыхъ годовъ», не смотря на всѣ внѣшнія стѣсненія, перенесли интересъ къ народу и критику современнаго порядка вещей и въ публицистику, и на университетскую канедру. Такова критика Бѣлинскаго, научная и публицистическая дѣятельность Герцена, Грановскаго, Рѣдкина, Кудрявцева, Мейера и др. Литература въ то время, болѣе чѣмъ когда-либо, должна

была прибъгать къ «рабьему языку», который научились понимать и читатели, и въ результатъ новое направленіе имъло за себя значительную и притомъ наиболъ образованную группу общества. «Если не было возможности прямо говорить о предметъ, литература ставила вопросы историческіе, общественные, художественные, изъ которыхъ значеніе народа и народности опредълялось совсъмъ иначе, чъмъ это слъдовало по консервативной теоріи офиціальной народности, а наконецъ, съумъла близко подойти и къ самому вопросу о кръпостномъ правъ».

Дъйствительность грубо противоръчила вполнъ справедливымъ и естественнымъ желаніямъ интелигенціи, слъдствіемъ было развитіе крайняго идеализма. Одни увлекаются поэтизированною стариною (славянофилы; въ особенно симпатичной формъ К. Аксаковъ), другіе съ жаднымъ интересомъ слъдять за общественно-политическою жизнью западно-европейскихъ народовъ, «въ борьбу которой переносятся сочувствія, не находящія примъненія дома», и всецьло отдаются отвлеченнымъ вопросамъ о человъческой личности, ея внутреннемъ развитии и нравственномъ правъ. Особенную популярность пріобрътають писатели, протестующіе противъ современнаго порядка вещей и выставляющіе идеаль лучшаго будущаго-Гейне, Жоржъ-Зандъ, Луи-Бланъ, Сенъ-Симонъ, Кабе и Фурье. Ученіе названныхъ соціалистовъ — чистая утопія, игнорирующая дёйствительность и относящаяся къ неопредъленно далекому будущему, «но въ основъ увлеченія имъ у насъ лежало глубокое отрицаніе порядковъ аракчеевскаго типа и мечты о справедливомъ устройствъ общественныхъ отношеній». Соціалистами въ сороковыхъ годахъ были не такіе только люди, какъ В. Боткинъ, Герценъ, Огаревъ, Петрашевскій съ своимъ кружкомъ, но даже Савельевъ, секретарь цензурнаго комитета, и Григорьевъ, чиновникъ министерства внутреннихъ дълъ, оба ученые оріенталисты.

Въ 40-хъ годахъ вопросъ о народности послужилъ предметомъ жаркой полемики между двумя, ръзко уже тогда раздълявшимися, партіями—славянофиловъ и западниковъ. Славянофильство исходило изъ туманнаго національнаго идеализма, основаннаго на нъмецкой философіи, съ ея терминологіей. Западники, съ одной стороны, продолжали литературную традицію Пушкина и Лермонтова и находились подъ вліяніемъ Іоголя, съ другой—развивали свои взгляды «подъ вліяніемъ доходившихъ къ намъ отголосковъ политическаго и соціальнаго возбужденія европейскихъ обществъ около 1848 года».

Что касается отраженія этихъ направленій въ литератур'ь, то художественныя произведенія славянофиловъ (въ 40 и 50-хъ годахъ) были весьма немночислены: Стихотворенія Хомякова, Ивана Аксакова, сочиненія С. Т. Аксакова и пов'єсти Кохановской. Въ

западнической школъ выступають писатели, принадлежащіе къ кружку Бълинскаго: появляются «Записки охотника», стихотворенія Некрасова и пр.

Къ этимъ двумъ литературнымъ партіямъ въ началѣ 50-хъ годовъ присоединился еще кружокъ писателей-народолюбцевъ, группировавшихся въ первое время около «Москвитянина». Здѣсь появились имена Островскаго, Писемскаго, Потѣхина, Андр. Печерскаго-Мельникова, Кокорева. Не будучи славянофилами, они не проходили и того философскаго развитія, которымъ отличались западники, но воспитывались въ традиціяхъ Пушкина и Гоголя и, вѣроятно, испытали на себѣ вліяніе послѣгоголевской литературы. Они обладали хорошимъ знаніемъ народнаго быта, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр., Мельниковъ, были, что называется, «бывалые люди», много видавшіе на своемъ вѣку.

Въ произведеніяхъ этихъ писателей, безъ различія направленій, видимъ сознательное, любящее изображеніе свътлыхъ сторонъ народнаго характера и протестъ противъ народнаго угнетенія. «Вкладъ, сдъланный новой повъстью изъ народнаго быта, былъ довольно значителенъ. Новые повъствователи затрогивали много новыхъ сторонъ быта, какія до тъхъ поръ или совсъмъ не находили мъста въ литературъ, или не находили такого точнаго изображенія: старинная жизнь, до воспоминаній о прошломъ въкъ; купеческіе нравы; бытъ крестьянскій, раскольничій и т. п.; матеріалъ литературнаго языка размножался массой новыхъ оборотовъ народной ръчи».

«Новые беллетристы прослыли знатоками и прекрасными разсказчиками изъ народнаго быта; каждое новое произведеніе ихъ встрѣчалось съ великимъ интересомъ, разбиралось и комментировалось. Но иные усумнились: имъ бросилось въ глаза, что въ новой повѣсти къ народному быту приложены въ сущности тѣ же самыя пружины (тѣ же литературные пріемы), которыя примѣнялись совсѣмъ къ иному порядку жизни (образованнаго класса) и здѣсь видимо не имѣли мѣста».

На эти недостатки новой повъсти изъ народнаго быта указываль, между прочимъ, Анненковъ; но особенно строго отнесся къ ней Добролюбовъ. «Къ мужику,—говорить онъ,—приступали тогда съ тою же манерою, какъ и ко всъмъ другимъ членамъ общества, т. е. заставляли ихъ постоянно прикидываться непомнящими родства. Какъ мужикъ съ своей деревней связанъ, къмъ управляется, какія повинности несетъ, чей онъ и какъ съ бариномъ, съ управляющимъ, съ окружнымъ или исправникомъ въдается — это вы могли открыть въ весьма ръдкихъ случаяхъ, — именно, когда попадался вамъ идеальный управляющій, какъ въ «Крестьянкъ» (Потъхина), или какъ въ «Лъшемъ» (Писемскаго), напримъръ... Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повъство-

вателями, а бралось, безъ дальнихъ справокъ, сердце человъческое, а такъ какъ для него ни чиновъ, ни богатствъ не существуетъ, то и изображалась его чувствительность у крестьянъ и крестьянокъ. Обыкновенно герои и героини сгорали отъ пламенной любви, мучились сомнъніями, разочаровывались—совершенно такъ же, какъ «Тамаринъ» г. Авдъева или «Русскій черкесъ» г. Дружинина. Разница вся состояла въ томъ, что вмъсто: «я тебя страстно люблю; въ это мгновеніе я радъ отдать за тебя жизнь мою», они говорили: «я тея страхъ какъ люблю; я таперича за тея жизнь готовъ отдать». А впрочемъ, все обстояло, какъ слъдуетъ быть въ благовоспитанномъ обществъ; у г. Писемскаго одна Мареуша даже въ монастырь ушла отъ любви, не хуже Лизы «Дворянскаго Гнъзда».

Многіе недостатки повъсти изъ народнаго быта сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ объясняются внъшнимъ положеніемъ литературы, и за нею все-таки остается немаловажная заслуга: она возбуждала въ обществъ «чувства добрыя». «Писатель отыскивалъ и рисовалъ въ народномъ бытъ его сочувственныя стороны, какія естественно отыскивать у несправедливо бъдствующаго: рисовались человъчные, выдержанные характеры, простота быта и нравовъ, природная мягкость и великодушіе и т. п. Григоровичъ дошелъ, до настоящей идилліи; Потъхинъ—до чувствительной повъсти; Писемскій—до сенсаціонной драмы»...

Но старый порядокъ вещей потерпъль явное банкротство. Всъ сознавали необходимость коренныхъ реформъ соціально-экономическаго быта. Крестьянскій вопрось сділался предметомъ серьезнаго правительственнаго и общественнаго интереса. Тогда, -- говоритъ Добродюбовъ, -- «безъ всякаго шума и грома, безъ особенныхъ новыхъ открытій, взгляль общества на народъ сталь серьезнёе и осмыслился нъсколько просто отъ предчувствія той дъятельной роди, которая готовится народу въ весьма недалекомъ будущемъ. Вмъсть съ тьмъ появились и разсказы изъ народнаго быта, совершенно уже въ другомъ родъ, нежели какіе являлись прежде». Отъ беллетристовъ прежней школы, снисходительно смотръвшихъ на народъ съ высоты своего величія и не чуждыхъ приторной сантиментальности, новые писатели, которыхъ принято теперь называть «народниками», -- отличаются прямымъ и строгимъ возаръніемъ на народъ. «Авторъ, -- отзывается Добролюбовъ о Славутинскомъ, -- говорить о мужикъ просто какъ о своемъ братъ: вотъ, говорить, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего въ немъ нъть, и воть что съ нимъ случается, и почему. Читая такой разсказъ, и дъйствительно становишься въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимать естественность и законность тыхь или другихъ поступковъ, разсказываемыхъ авторомъ. И не смотря на то, что многое признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь

болье цынить этихъ людей, нежели по прежнимъ сахарнымъ разсказамъ: тамъ было высокомърное снисхожденіе, а здысь выра вы народъ».

Добролюбовъ привътствоваль только первыя проявленія народничества и отмътилъ у писателей этого направленія «въру въ народъ», вмёстё съ критическимъ отношеніемъ къ нему. Онъ не дожиль до современнаго развитія народнической литературы. Между тъмъ «чъмъ дальше развивался разсказъ изъ народнаго быта, тъмъ болъе сказывалось въ немъ этнографическаго знанія и вмъсть стремленія точнье передать общественныя стороны народнаго быта. У первыхъ разсказчиковъ, которые выступили въ литературъ наканунъ реформы (какъ Григоровичъ, Потъхинъ, Писемскій), и новаго ряда ихъ, который началь действовать одновременно съ нею (Слъпцовъ, Николай Успенскій, Славутинскій и пр.), было несравненно меньше того знанія народной жизни, какое мы видимъ теперь не только у такихъ спеціалистовъ народной повъсти, какъ Гльбъ Успенскій, Златовратскій, Эртель, Наумовъ и др., но даже у второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей этой категоріи. Вопросы о народ'є разбирались въ литератур'є такъ настойчиво, наиболъе талантливые и наблюдательные писатели такъ раздвинули рамки и подробности картинъ, что для новыхъ дъятелей въ этой области становилось обязательнымъ гораздо болъе внимательное изученіе, чъмъ дълалось когда-нибудь прежде. Къ движенію чисто литературному присоедилось движеніе общественнаго характера, отразившееся съ своей стороны на литературномъ изображеніи народа. Мы говоримъ о такъ называемомъ «хожденіи въ народъ». Это явленіе, до сихъ поръ вполит невыясненное, было во всякомъ случат чрезвычайно любопытнымъ симптомомъ нашей общественной жизни шестидесятых и семидесятых годовъ... Всего чаще полагають (и это не однажды изображалось въ литературъ, какъ напримъръ, въ «Нови» Тургенева), что оно имъло политическую подкладку и имъло въ виду цъли революціонныя и бунтовскія. Примёры тому действительно бывали и оказывались безплодными и только фатальными для самихъ дъятелей; но движение далеко не исчерпывается этими примърами и напротивъ гораздо многочисленнъе были случаи, глъ «хождение въ народъ» имъло характеръ мирнаго движенія съ задачами общественными и экономическими».

~~~~~~~~

М. С-скій.



## ВОСПОМИНАНІЕ О П. Н. ПЕТРОВЪ.

ЕДАВНО, въ одномъ изъ дальнихъ угловъ Волкова кладбища, мы опустили въ могилу одного изъ немногихъ и ръдкихъ тружениковъ на поприщъ русской науки. Одного изъ тъхъ, которые принадлежатъ къ вырождающемуся поколънію литературныхъ и научныхъ дъятелей, способныхъ неутомимо и самоотверженно работать

безъ всякой корысти, безъ надежды на какой бы то ни было гонораръ:—такъ, просто изъ любви къ искусству... Такимъ именно дъятелемъ и былъ въ теченіе всей своей жизни покойный Петръ Николаевичъ Петровъ, для котораго весь смыслъ, вся цъль, вся прелесть жизни, заключались только въ одномъ—въ трудъ.

При этомъ необходимо оговориться, и пояснить тъмъ, кто не зналь П. Н. Петрова, что понятіе о труд'в (конечно, учено-литературномъ) было у него чрезвычайно-своеобразное. Трудъ представлялся ему не въ видъсуммы усилій, затраченныхъ на то, чтобы добыть и передать въ литературной формъ опредъленное количество фактовъ за извъстную построчную или полистную плату. Трудъ оказывался для него такою же обычною, естественною потребностью, какъ сонъ, какъ питье и пища; труду отдавалъ онъ безъ исключенія все свое время, весь свой день и часть ночи, никогда не разсчитывая на то, что этоть трудъ ему можеть что-либо принести, кромъ удовольствія, которое онъ ему доставлялъ... За этимъ трудомъ онъ способенъ былъ все позабыть-пищу, сонъ, всякія житейскія потребности и, посл'є н'єскольких в недёль самаго усиленнаго занятія темь или другимь научнымь вопросомь, онь способенъ быль совершенно спокойно и равнодушно отъ него отвернуться... «Разочаровался, моль, не нашель того, что искаль-и

потому бросиль». А черезъ недёлю послё такого разочарованія онь уже опять вляжеть въ свой трудовой хомуть, опять ретиво вдастся въ какой-нибудь новый вопросъ, которому иногда посвящалъ недъли, мъсяцы, даже годы своей жизни... Однимъ словомъ, Петръ Николаевичъ никогда не придавалъ никакого значенія, никакой цёны, личному труду; онъ даже не замёчалъ его по той простой причинъ, что жить, по его понятію, значило-трудиться, и процессъ жизни представлялся ему не иначе, какъ въ видъ непрерывнаго процесса труда. При этомъ у Петра Николаевича, въ его понятіи о трудъ, была еще одна весьма оригинальная особенность:--онъ могъ предаваться съ наслаждениемъ только такому труду, который ему нравился, труду, который онъ могъ осмыслить какою-нибудь (иногда весьма причудливой) идеей или теоріейи для такого труда готовъ былъ жертвовать временемъ, энергіейчъмъ угодно! И если бы кому-нибудь вздумалось, во время одного изъ такихъ трудовыхъ увлеченій, предложить Петру Николаевичу такую работу, которая бы доставила ему солидный гонораръ, онъ навърно бы отказался отъ этой выгодной работы... Деньги-при его житейскихъ потребностяхъ-не имъли для него ръшительно никакого значенія!

Но въ чемъ же заключалась эта постоянная, непрерывная, нескончаемая работа Петра Николаевича? Гдв находиль онъ себъ матеріаль для постоянныхь увлеченій теми или другими вопросами? Въ какой спеціальной области почерпаль онъ эти вопросы и изощряль свою наблюдательность? На всв подобные вопросы мудрено было бы дать положительный отвёть, потому что у Петра Николаевича взглядъ на научные вопросы и ихъ изслъдованіе быль совершенно своебразный; а о спеціальности онъ никакого понятія не имъль, и представляль собою ни болье, ни менье, какъ огромный, ходячій справочный дексиконъ по русской исторіи, географіи, археологіи, статистикъ, нумизматикъ, библіографіи, исторіи искусствъ, литературъ, геральдикъ, генеалогіи, архивовъдънію и т. д. и т. д. Всёми этими отрослями русской науки онъ занимался въ теченіе своей долгой жизни, всёми занимался спеціально, вникая въ нихъ до мелочей, изучая предметь до тонкости и увы!-весь пріобрътенный имъ матеріаль, благодаря своей громадной памяти, сохраняль и носиль въ головъ. Сегодня онъ исключительно предавался изученію новгородскихъ лѣтописей и древностей, потому что ему казалось, что онъ открылъ въ новгородской исторіи какой-то новый, никъмъ еще незамъченный законъ наслъдственности посадничествъ въ одномъ и томъ же боярскомъ родъ... Завтра, по поводу біографіи Лефорта, которую ему поручили написать въ одинъ изъ иллюстрированныхъ журналовъ, онъ бросался за справкой въ какую-нибудь метрику одной изъ лютеранскихъ церквей, и вдругъ на полгода исключительно преда-

вался изученію метрическихъ книгъ всёхъ петербургскихъ нёмецкихъ приходовъ и добывалъ оттуда огромную массу хронологическихъ и біографическихъ данныхъ о русскихъ нѣмцахъ! И тотчась посл'в этого, по поводу зас'вданія въ Обществ'в архитекторовъ, Петръ Николаевичъ заинтересовывался какимънибудь совершенно спеціальнымъ вопросомъ русскаго зодчества и поднималъ на ноги всю археологію и всю церковную исторію, чтобы доказать, что, положимъ, голосники въ церковныхъ сводахъ были чисто-русскимъ или даже мъстнымъ черниговскимъ явленіемъ, а не занесенымъ къ намъ изъ Греціи... Вслъдствіе такого безпорядочнаго, но все же непрерывнаго и постояннаго накопленія самаго разнообразнаго научнаго матеріала, при колоссальной памяти Петра Николаевича, его голова оказывалась настоящимъ архивомъ, въ которомъ грудами навалены были существенноважныя, драгоденныя и совершенно не нужныя сведенія. Онъ смъло могь тягаться, въ области русской науки, съ любымъ, самымъ узкимъ спеціалистомъ, могъ, незадумываясь, приводить на память десятки именъ, сотни цифръ и датъ (ошибаясь въ нихъ довольно ръдко) - и въ то же время, ничего не могъ сдълать самъ изъ своего богатъйшаго запаса! У него на это не хватало ни литературнаго таланта, ни способности комбинировать, сопоставлять извъстныя данныя, созидать изъ нихъ стройное цълое... Принимаясь что-нибудь излагать, онъ путался въ выводахъ, выражался не ясно и сбивчиво, вдавался въ эпизодизмъ, приходилъ иногда въ концъ статьи къ неожиданнымъ для него самаго заключеніямъ. Это, конечно, не мъщало ему писать во всъхъ родахъ: то научныя изслъдованія по самымъ спеціальнымъ вопросамъ, то историческіе романы, то драмы, то критическія статьи, то библіографическія замътки, то календарныя свъдънія, то біографіи и некрологи, то чисто-топографическія розысканія, то родословныя таблицы... Для того, чтобы побудить Петра Николаевича къ занятію однимъ какимъ-нибудь трудомъ, нужно было съумъть его этимъ трудомъ заинтересовать, нужно было его убъдить въ томъ, что никто, кромъ его, не можеть этого труда выполнить-и затемь уже можно было наваливать ему на плечи какую угодно массу работы... Только распоряжайся и направляй его такъ, чтобы онъ этого не замётилъ и не сообразилъ.

Я познакомился съ Петромъ Николаевичемъ въ 1871 г., когда оканчивалъ свою «Исторію Русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ». Встрътились мы какъ-то въ Публичной Библіотекъ, разговорились — и онъ тотчасъ же, въ нъсколько минутъ, сообщилъ мнъ нъсколько интересныхъ датъ, сдълалъ два-три важныхъ указанія на оригиналы портретовъ, вызвался составить къ книгъ указатель... На другой или третій день, онъ пришелъ ко мнъ уже какъ старый знакомый прямо къ объду, подробно допросилъ меня о годъ,

днъ и мъсяцъ рожденія, потомъ обратился съ тъми же вопросами къ моимъ домашнимъ (которыхъ видълъ въ первый разъ въ жизни), занесъ всъ добытыя данныя въ свою записную книжку, справился о родословіи Полевыхъ вообще, затъмъ вынулъ изъ задняго кармана сюртука маленькую зрительную трубку (онъ съ нею никогда не разлучался), разсмотрълъ въ нее всъ портреты и гравюры на стънахъ, всъ узоры на обояхъ и даже на платьяхъ жены моей и свояченицы—и ушелъ отъ насъ, кажется, часовъ въ 12 ночи...

Нъсколько дней спустя, и я зашель къ Петру Николаевичу, не съ тъмъ, чтобы отплатить ему визить -- ему и въ голову не приходили визиты! — а по дълу, за одною объщанною справкою. Жиль онь тогда, какъ и вообще въ теченіе последней половины жизни, на Малой Итальянской, въ одномъ изъ старыхъ и грязныхъ домовъ этой улицы и занималь въ 5-мъ этажъ одного изъ надворныхъ флигелей маленькую квартирку, къ которой вела необыкновенно крутая, скользкая и ароматическая лъстница. Въ темной прихожей къ квартиркъ меня встрътила громкимъ лаемъ цълая стая шавокъ и какихъ-то уродливыхъ собаченокъ, которыхъ, кажется, Петръ Николаевичъ кормилъ изъ жалости, спасая отъ голодной смерти на улицъ. Затъмъ ко мнъ вышелъ самъ хозяинъ и ввель меня въ пріемную, въ которой, огляденшись, я, къ крайнему удивленію, не увидаль ни одного стула! Дёло въ томъ, что вся эта комната сплошь, по стънамъ, по угламъ и по всей мебели (столамъ и стульямъ), была завалена лавиною въ нъсколько тысячь книгь, покрытыхь густымь слоемь пыли. Книги были вездъ кругомъ, и всюду громоздились почти до потолка!.. Хозяинъ, однако же, не затруднился, - сбросилъ кучу книгъ съ одного изъ стульевъ на полъ, обтеръ стулъ рукавомъ сюртука и усадилъ меня. Затемъ, по поводу моей справки, намъ пришлось ваглянуть и въ другую комнату. налъво, и тамъ я увидалъ такое же убранство, какъ и въ первой, только съ тъмъ различіемъ, что здёсь, кроме книгь, были еще всюду навалены груды писанной бумаги, а среди этихъ грудъ одиноко и сиротливо возвышался письменный столикъ между окнами и убогая кровать, которая, повидимому, давно уже никъмъ не оправлялась и не перестилалась... На столъ стояль заблудившійся сапогь и объедки какогото давняго ужина.

Признаюсь, эта обстановка квартиры труженика ужасно меня поразила, въ особенности, когда я узналъ, что онъ женатъ и даже давно женатъ. Но потомъ, ближе узнавъ этого милаго чудака, я ужъ ничему не удивлялся ни въ его домашнемъ быту, ни въ его научно-литературной дъятельности, ни въ его необычайно странныхъ воззръніяхъ на окружающую дъйствительность.

Если бы можно было выяснить личность Петра Николаевича сравненіемъ, я бы сказалъ, что въ немъ было много общаго съ од-

нимъ изъ философовъ древности-съ Діогеномъ. Онъ точно такъ же, какъ и Діогенъ, способенъ былъ жить въ бочкъ, спать на соломъ, питаться, чёмъ Богъ пошлеть, и относиться съ полнейшимъ равнолушіемъ къ всёмъ благамъ и всякому величію мірскому. Честности онъ быль непомърной и неподкупной, и ужь навърно во всю жизнь ни разу ни передъ къмъ не покривилъ душой; но честность эта была не «воинствующая», не торжествующая и трубящая о себъ всъмъ и каждому, а очень скромная, стыдливая, даже застънчивая. О себъ и о своей учено-литературной дъятельности онъ былъ очень высокаго метыя; но и это метые высказываль не охотно и только въ крайнихъ случахъ, когда, въ горячемъ споръ, ему приходилось осадить какого-нибудь зарвавшагося нахала или недоучившагося писаку. Чрезвычайно добрый и снисходительный ко встмъ, для встхъ и всегда готовый на всякую услугу, онъ вообще относился къ людямъ гораздо лучше, нежели люди относились къ нему. Едва ли кто-нибудь другой изъ нашихъ ученыхъ и литераторовъ вилълъ и испыталъ болъе Петра Николаевича всякихъ уколовъ самолюбія, всякихъ пренебреженій, невниманія и даже прямыхъ насмъщекъ и оскорбленій. И онъ, какъ Діогенъ, все это переносиль, забываль, никому не помня зла... Жизнь и действительность для него не существовали, внів его дівятельности, внів того наслажденія, которое доставляль ему трудь; а при чемь же туть были люди?.. Въ оправдание многихъ, относившихся къ Петру Николаевичу небрежно или нелюбезно, замътимъ, что онъ въ значительной степени и самъ бывалъ виноватъ въ томъ, что у него устанавливались иногда странныя отношенія къ окружающимъ:--онъ не признаваль никакихъ общепринятыхъ приличій, былъ крайне чулачливъ, смѣщонъ по многимъ своимъ привычкамъ и обычаямъ, замъчательно-нерящливъ въ внъшности и костюмъ, разсъянъ до послъдней степени, иногда даже докученъ тъмъ, что не умълъ цънить чужое время и удаляться кстати... Но эти маленькіе и ничтожные недостатки вознаграждались въ немъ столькими добропътелями и достоинствами, что всъ близко-знавшіе Петра Никодаевича всегда будуть о немъ вспоминать съ глубокимъ сочувствіемъ и съ самымъ искреннимъ сожальніемъ. Вообще говоря, объ этомъ россійскомъ Діогенъ можно было бы собрать и передать потомству сотни самыхъ забавныхъ и смешныхъ анекдотовъ; но изъ сотни людей его знавшихъ не нашлось бы, конечно, ни одного, который бы могь разсказать о немь хоть что-нибудь, что могло бы набросить тень на его память.

Въ послъднія два-три года жизни, Петръ Николаевичъ какъ будто нъсколько оправился отъ ударовъ постоянно тяготъвшаго надъ нимъ какого-то злого рока... Въ его семейной жизни произошла такая перемъна, которая дала ему возможность вздохнуть нъсколько свободнъе. При томъ и огромная работа, которую онъ

взвалиль на себя по Историческому Обществу, сильно его увлекала и нъсколько улучшила его матеріальное положеніе. Онъ какъ будто даже повесельть, пообчистился, подстригь свои длинные, космами висъвшіе, волосы и бороду, проявиль нъкоторую небывалую щеголеватость въ костюмъ—даже завель какую-то длиннъйшую и претяжелую енотовую шубу! Еще незадолго до смерти, постоянно роясь въ біографическихъ данныхъ въ Публичной Библіотекъ, онъ говорилъ одному пріятелю-профессору:

— Что вы, батенька, сгорбились? Старикомъ смотрите! Я на десять лътъ васъ постарше—а посмотрите-ка я каковъ? Сто двадцать лътъ прожить собираюсь!

Недёли двё-три спустя послё этой бесёды, мы прочли въ газетахъ о кончине Петра Николаевича и пришли поклониться его гробу. Судьба, въ теченіе всей жизни не баловавшая покойнаго, и тутъ, при конце, какъ будто захотела посменться надъ бёднымъ и терпеливымъ труженникомъ! Кому-то пришло нъ голову похоронить его въ очень пышной обстановке: золотой глазетовый гробъ, покрытый золотымъ покровомъ, былъ поставленъ на высокій катафалкъ, подъ золотымъ балдахиномъ. Шестерикъ лошадей съ гербами (!) на траурныхъ попонахъ везъ похоронную колесницу; жандармы гарцовали кругомъ на коняхъ... Что сказалъ бы нашъ Діогенъ, если бы могъ вообразить себе, что какой-то досужій пріятель вздумаетъ его похоронить съ такою помпою?

Миръ праху твоему, честный и неутомимый труженикъ!..

П. Полевой.





# ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА.

(Село въ Ростовскомъ убедѣ).

РИГОРОДНОЕ село «Юрьевская слобода» находится въ двухъ верстахъ отъ г. Ростова (Ярославской губ.) при ръкъ Ишнъ. Оно извъстно въ исторіи какъ мъсто битвы, происходившей въ 1213 году между сыновьями князя Всеволода, Константиномъ и Юріемъ. Юрій, вмъстъ съ братомъ Ярославомъ, владимірцами и суздальцами, подошелъ

къ Ростову. Его войско остановилось за ръкою Ишней, а Константинъ разставилъ свои полки на бродахъ подлъ ръки и противники начали перестръливаться черезъ нее и перекидываться каменьями. Ръка была, какъ и нынъ, очень грязна, и потому Юрію съ Ярославомъ нельзя было приблизиться къ городу; они сожгли только кругомъ Ростова села, угнали скотъ и потравили жито. Затъмъ, простоявъ другъ противъ друга четыре недъли, братъя помирились и разошлись по своимъ городамъ 1). Это расположеніе войскъ за ръкою Ишнею и затрудненіе непріятеля подойти къ Ростову съ другого мъста, характеризуютъ младенче-

<sup>1)</sup> Переяславия-Сувдальскаго лётопись объ этомъ событіи говоритъ: «И примедше стаща у града Ростова за рёкою Ишнею. Костянтинъ же ростави полкъ свой на бродёхъ подлё рёку. И тако начаща Ярославля дружина и Гюргева битися о рёку Ишню: бъ бо грязка вельми и просе бо нелзё пойти Гюргю и Ярославу ко граду Ростову и ту убища Ивана Родославича. Стояче же у города много пакости сотворища, села пожгоща, скотъ поимаща, жито пасоща. Стоявше же между собою недёли четыре и умиришася цёловавше крестъ. И разъёхавщася кождо ихъ въ свояси».

скій способъ веденія войны. Очевидно, вмѣсто арміи, съ объихъ сторонъ была довольно не многочисленная толпа плохо вооруженныхъ мужиковъ, которая занималась лишь грабежомъ и безчинствами.

Когда въ 30-хъ годахъ проводили Московско-Ярославское шоссе, то около береговъ Ишни находили остатки желъзныхъ орудій и наконечниковъ стрълъ желъзныхъ и кремневыхъ, а на пашнъ въ самой Юрьевской слободъ около того же времени былъ выкопанъ перержавленный шлемъ, два меча и сгоръвшіяся кольчуги (комками). Нашедшій ихъ крестьянинъ продалъ извъстному тогда ростовскому собирателю Хлъбникову († 1863), послъ смерти котораго всъ коллекціи были проданы кое-какъ, чуть не на рынокъ.

Изъ актовъ XV въка видно, что въ Юрьевской слободъ было собственное управление выборных влюдей - старость, десятских в и головъ. Слъдовательно, слобода была поселеніемъ людей свободныхъ, такъ какъ въ актахъ того же времени она называлась дворцовымъ селомъ и имъла деревянную церковь во имя великомученика Георгія. Изъ жалованной грамоты царя Михаила Өеодоровича, данной Авраміевскому монастырю 20-го марта 1618 г., видно, что царь Грозный пожаловаль этому монастырю «изъ дворцовыхъ сель деревню Богословскую на ръчкъ на Ишнъ, гдъ встрътиль чудотворецъ Аврамей апостола Ивана Богослова и ръчку Ишню и перевозъ по Богословскую деревню» 1). Авраміевскій монастырь владёль этимъ селомъ до 1764 года, послё оно было по какому-то случаю пожаловано дворянину Алмазову, за родомъ котораго значилось еще и въ 1811 г.<sup>2</sup>). Въ собраніи покойнаго П. В. Хлѣбникова находилось нъсколько свитковъ касающихся этого села 3) и между прочимъ одинъ изъ нихъ заключалъ прошеніе юрьевскаго попа Митрофана Александрова къ ростовскому митрополиту Іонъ Сысоевичу, въ которомъ попъ Митрофанъ, въ лето 7183, мая въ 5-й день, слезно просиль ростовскаго владыку перевести его въ городской ростовскій Рождественскій монастырь. Резолюція митронолита Іоны для попа Митрофана надо полагать была благопріятная, потому что не более какъ черезъ 5 летъ игуменья ростовскаго женскаго монастыря Иранда на этого попа тому же преосвященному митрополиту Іонъ подала такую характерную жалобу:

«Государю преосвященному юнъ, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, бъетъ челомъ изъ городскаго Рождественскаго дъвича монастыря богомолица твоя игуменья Ироида. Жалоба мнъ государь того жъ Рождественскаго дъвича монастыря на попа Митрофана Александрова. Въ нынъшнемъ, государь, въ 188-мъ году,

<sup>1)</sup> Списовъ съ этой грамоты находится въ монастыръ.

<sup>2)</sup> Матеріалы для дворянскихъ родовъ Ростовс. ува. Будатова.

<sup>3)</sup> Поступили въ мое собраніе.

февраля въ 22-й день, въ великое заговънье на вечерни велъла я будильницъ монастырскія ворота, послъ вечерни, спустя съ монастыря попа Митрофана, запереть и мірскихъ людей ни поповичевъ на монастырь не пущать. И онъ, попъ Митрофанъ, услышалъ мои слова и вышелъ изъ церкви въ трапезу и пришелъ ко мнъ и учалъ меня бранить при всъхъ сестрахъ всякою неподобною



Старая деревянная церковь въ Юрьевской слободі, близь г. Ростова (Ярославск. губ.).

Съ рисунка XVIII въка.

бранью: «собакой», «сукой» называль и всякія неистовыя слова говориль: «оглянись-де игуменья на себя: не горить ли келья твоя?» И сестры ему въ то время учали говорить: «За что-де ты, попъ, игуменью нашу бранишь и позоришь напрасно?» И онъ, попъ Митрофанъ, и сестеръ учалъ бранить также «собаками», «суками»; «привязать-де васъ къ монастырской оградъ и вы бы вмъсто собакъ лаяли и пер....; всъмъ-де вамъ будетъ собачья смерть». И «истор. въств.», май, 1891 г., т. кыу.

въ нынъшнемъ же государь, въ 188-мъ году, февраля въ 2-й день, казначея наша старица Пелагія и соборная старица Минодора Стоумова были онъ на сокольничей слободкъ у красильника у Дениса въ домъ его. И онъ, поиъ Митрофанъ, былъ тутъ же съ ними у красильника и съ старицами распоровался невъдомо о чемъ и меня учалъ бранить и поносить напрасно всячески, что-де я за игуменьей знаю, у меня-де записаны дни и часы. И казначея начала на него являть, что де ты, попъ, за игуменьей знаешь и записываешь дни и часы; и онъ такія слова говориль, что и писать невозможно. А я, государь, за собою никакого дъла не знаю, а потому онъ, попъ Митрофанъ, меня во многихъ людяхъ бранитъ и оглашаетъ и поноситъ, что я безчинія его не терплю и за сестеръ стою, а сестеръ онъ не токмо что бранитъ, но и бъетъ: старицу Александру крылошанку билъ въ церкви по щекамъ. И сестры многія мнъ на него, попа Митрофана, извъщають, что онъ безчинствуеть, и какъ онъ, попъ Митрофанъ, отслужить святую литургію и пойдеть изъ церкви, а мірскіе люди попросять у него просвиры, и онъ имъ вмъсто просвиры подаетъ, что невозможно писать, и въ то время излучилися за вороты двъ старицы, Александра Кіевка да Марья часовода, и его безчинство видъли и мнъ извъщали. И намъ, государь, отъ такого его наглаго безчинія житія не стало. Милостивый государь, преосвященный Іона, митрополить Ростовскій и Ярославскій, пожалуй меня богомолицу свою. оборони, государь, меня богомолицу свою отъ такого безчинника и коварника и вели, государь, ему, попу Митрофану, отъ мъста отказать и благослови, государь, насъ иного попа вмёсто его принять: У прежъ сего, государь, тебъ, великому свитителю, на него. попа Митрофана, отъ всъхъ сестеръ челобитная зарушная была, что онъ имъ негоденъ за многое его безчиніе. Преосвященный государь Іона, митрополить Ростовскій и Ярославскій, смилуйся, пожалуй!»

Не смотря на протекшіе шесть съ половиною въковъ послъ ссоры Всеволодовичей, дорога отъ Ростова до Юрьевской слободы попрежнему «бъ бо грязка вельми». Перевозъ же черезъ Ишню существоваль до 1865 года, до введенія земскихъ учрежденій. Правда онъ доставляль крестьянамь не малый заработокъ, который они и пропивали у туть же стоявшаго кабака.

Ростовское земство, съ первыхъ же дней своего существованія, устроило черезъ ріку прочную дамбу и мость, а затімь, видя безплодныя усилія сділать что-либо изъ грунтовой дороги, провело тоссе и дорога теперь сділалась одной изъ лучшихъ въ убздів.

Въ самомъ селъ ничего нътъ замъчательнаго. Каменная церковь во имя св. великомученика Георгія и св. Өеодора Стратилата сооружена въ 1828 г. Ө. Б. Мясниковымъ, вмъсто деревянной, построенной по разръшительной грамотъ знаменитаго ростовскаго митро-

полита Арсенія Мацѣевича въ 1752 г. Въ этой грамотѣ говорится, что прихожанамъ Юрьевской слободы, вмѣсто ихъ ветхой деревянной церкви, дозволяется выстроить деревянную же во имя Георгія Побѣдоносца. Рисунокъ этой ветхой церкви, сломанной по грамотѣ Мацѣевича сохранился вмѣстѣ съ видомъ части села и перевоза.

На мъстномъ кладбищъ, близь самой церкви, погребенъ рядомъ съ своею супругой и строитель храма, Өедоръ Борисовичъ Мясниковъ, бывшій голова г. Ростова, въ дом' котораго останавливались императоры Александръ I, Николай I и императрипа Марія Өеодоровна, проважавшіе Ростовомъ во время своихъ путешествій. Өедоръ Борисовичъ, уроженецъ села Юрьевской слободы, кръпостной крестьянинъ Алмазова, былъ сначала мясникомъ и скупалъ по деревнямъ скотъ; но, благодаря природному уму и энергіи, начавъ съ небольшой мясной торговли, окончилъ откупами и золотыми пріисками, оставивъ своимъ внукамъ милліонное состояніе и сдълавъ ихъ дворянами. Неблагодарные наслъдники, извъстные въ семидесятыхъ годахъ по знаменитому уголовному «Мясниковскому процессу», получивъ милліоны, не поставили на могил'в своего дъда даже простого деревяннаго креста. Могила храмоздателя и милліонера заросла травой и почти сравнялась съ землей. Добродушный сельскій старичекъ священникъ отыскалъ гдь-то простой довольно большой булыжникъ и положилъ его на эту сирую могилу. Sic transit gloria!..

Если теперь Юрьевская слобода ничемъ не замечательна, то прошлое столътіе, и даже въ началъ нынъшняго, она полна легендарными исторіями самаго развеселаго содержанія. Во время ростовской ярмарки, начинающейся съ первой недъли Великаго поста, здёсь было нёчто, въ родё нижегородскаго Кунавина. Въ ней пом'вщались веселые дома, изгоняемые ради великихъ дней изъ богоспасаемаго Ростова за городъ. Еще недавно были живы старики, которые, по разсказамъ своихъ отцовъ и дъдовъ, передавали о томъ веселомъ времячкъ, бывшемъ въ ихъ селъ въ началъ нынъшняго и прошлаго стольтій. Стономъ стояло тогда село; много творилось туть, вдали отъ неусыпно бодрствующей градской полиціи, разныхъ безобразій; не только русскіе, но греки, армяне, татары, ходили веселиться изъ города въ эти злачныя мъста. Въ особенности отличался гостепріимствомъ постоялый дворъ «теткицаревны» 1). Домъ ея, — «преузорчатый теремъ», гдъ она принимала гостей, стояль съ поправками больше полутораста лътъ и сгорълъ лишь въ началъ нынъшняго стольтія въ самый разгаръ одной изъ лучшихъ ярмарокъ, будто бы отъ поджога, учиненнаго завистниками. До насъ дошелъ видъ этого постоялаго двора, срисованный

<sup>1)</sup> Это названіе извъстнаго сорта притонамъ сохранялось въ Ростовъ до половины ныившняго столольтія.

въ прошломъ столътіи. Какъ архитектура великороссійскихъ древнихъ жилыхъ построекъ, сдъланныхъ очевидно по прежнимъ болье старымъ образцамъ, это зданіе дъйствительно замъчательно. За послъднее время на нашей памяти уже не было такихъ домовъ въ уъздъ, хотя богатыя села Воржа, Угодичи, и имъли довольно большіе деревянные дома, но совершенно другой архитектуры.

Ростовская ярмарка, нынѣ большой базарь, съ 1807 г., въ которомъ по словамъ современнаго документа 1) послѣдовало запрещеніе къ привозу въ Россію иностранныхъ обдѣланныхъ товаровъ, а позволенъ привозъ однихъ матеріаловъ, получила наибольшее развитіе. По словамъ той же записки, отъ этого запрещенія россійскія фабрики усились, а такъ какъ большая часть фабрикъ тогда была въ Ярославской, Владимірской и Костромской губерніяхъ, то фабриканты находили для себя болѣе удобнымъ всю полугодовую закупку матеріаловъ дѣлать на ростовской ярмаркѣ. Затѣмъ изъ приложенныхъ къ этой запискѣ свѣдѣній видно, что одного индиго (кубовой краски) было привезено на 4 милліона рублей, англійской пряжи на 3 милліона 2) и льняной пряжи 31/2 милліона, а всего товаровъ было привезено почти на 50 милліоновъ рублей, причемъ пріѣзжали съ товарами не только изъ разныхъ мѣстъ русскіе купцы, но татары, армяне и даже персіане.

Другая, сохранившаяся до насъ исторія, касающаяся Юрьевской слободы, имъвшая связь съ гостепріимнымъ постоялымъ дворомъ «тетки-царевны» есть разсказъ 3) о знаменитомъ разбойникъ Иванъ Оадеевъ, сосланномъ потомъ послъ многихъ злодъйскихъ подвиговъ на каторгу около 1790 года. Иванъ Оадеевъ былъ прежде дьячекъ села Осенева, Ярославскаго убзда; онъ долгое время держаль въ страхъ Ярославскую и Костромскую губерніи. За свое безсердечіе онъ назывался въ народъ «Ванька Каинъ (проклятый)». По разсказамъ крестьянъ, онъ былъ заклятый разбойникъ: его ни чъмъ нельзя было убить, не зная словъ заклятья. Къ своему несчастію Ванька Каинъ ихъ пов'єрилъ одной женщинъ, съ которой находился въ близкихъ отношеніяхъ, и эта женщина изъревности, пируя съ нимъ въ Юрьевской слободъ на постояломъ дворъ у царевны 4), выдала властямъ. Ванька былъ высъченъ кнутомъ и сосланъ на каторгу, съ которой онъ бъгалъ уже нъсколько разъ, будучи заклейменнымъ. Иванъ Өадеевъ жилъ больше за Великимъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Записка о Ростовской ярмаркъ, составленная въ 1817 г. «Въст. Яросл. вемства» 1876 г.

<sup>2)</sup> Цвна этой пряжи тогда была 180 руб. пудъ.

<sup>3)</sup> Разсказъ этотъ записанъ со словъ крестьянина Пріимковской волости Горностаева.

<sup>4)</sup> По другимъ разсказамъ это было на постояломъ дворъ въ селъ Карашъ, такомъ же разбойнячьемъ притонъ.

селомъ, Ярославскаго уъзда, и около г. Нерехты, въ подземельнхъ, откуда онъ и дълалъ съ своими сообщниками набъги, наводя ужасъ на окрестныя селенія. Награбленное добро онъ зарывалъ въ разныхъ мъстахъ, въ свое же жилище всего не увозилъ. По словамъ нъкоторыхъ стариковъ села Пріимкова, Ванька убивалъ только богатыхъ, не щадилъ при этомъ и духовныхъ лицъ. Такъ,



Постоялый дворъ въ Юрьевской слободів, бливь г. Ростова (Ярославской губ.). Съ рисунка XVIII візка.

однажды, онъ явился въ село Пріимково 1) и, услыхавъ, что у тамошняго діакона, великаго скряги, есть порядочный капиталъ, забрался къ нему въ домъ и сталъ требовать денегь. Діаконъ уперся и добровольно отдать отказался. Тогда Ванька Өадеевъ сталъ палить діакона на въникахъ, «добывая языка». Обложенный

<sup>1)</sup> Ростовскаго увада.

зажженными въниками, діаконъ не вынесъ пытки и указаль разбойнику на мъсто, гдъ лежали деньги. Ванька Өадеевъ тотчасъ же прекратиль пытку и, взявь деньги, оставиль діакона еле-живого. Въ 15-ти верстахъ отъ Юрьевской слободы, въ свверо-восточной части Ростовского убзда, на проселочномъ Нерехтскомъ трактъ (бывшая военная Костромская дорога), близь деревни «Кетоши» лежить глубокій оврагь или лоина, подъ названіемъ «Кетошскій потокъ», бывшій еще недавно самымъ опаснымъ м'встомъ для пробзжихъ, такъ-что и теперь туть во время ростовской ярмарки ставится пикеть. Влёво отъ «Кетошскаго потока», если ёхать отъ Ростова, на косогоръ стоить одиноко старая сосна; нижніе сучья ея мъстами обрублены; а также порубленъ и самый стволь ея къ корню, и поверхность земли около сосны носить слъды давняго рытья, представляя изъ себя неровности въ видъ ямъ и бугровъ, поросшихъ дерномъ. Объ этой соснъ ходить среди насенія легенда, что ей больше ста лътъ, что всъ старики помнятъ ее въ одномъ и томъ же видъ: ни ростетъ она, ни старится, потому-что «заклятая». Подъ ней лежить большой кладъ, положенный на срокъ (т. е. на извъстное число лътъ) и сосна стережетъ этотъ кладъ, пока не кончится срокъ. Къмъ и когда она посажена, никто не знаетъ, но полагаютъ тъмъ же, къмъ положенъ и самый кладъ. А кладъ этотъ положенъ проклятымъ Ванькой Каиномъ, разбойникомъ, дьячкомъ Иваномъ Оадеевымъ 1). Старожилы разсказываютъ, что многіе пытались открыть зарытый Ванькой Каиномъ кладъ, но не смотря ни на какія «зачуранія», ни на огражденіе крестомъ, кладъ не давался. Какъ только бывало дороются до него, такъ тотчасъ же и хлынеть вода и закроеть разрытое мъсто до самой поверхности земли, а сосна, наклонясь, начнеть больно хлестать копавшаго своими иглистыми вътвями, не дозволяя ему уйти отъ мъста до тъхъ поръ, пока онъ не завалить опять выкопанную яму вырытой изъ нея землей; причемъ какъ только начинали зарывать яму, вода уходила въ землю. Пытались также срубить самую сосну, но удалось лишь сдёлать на ней нёсколько насёчекъ. Рубившаго одолъвалъ безотчетный страхъ и дълалась сильная дрожь въ ногахъ. Иванъ Оадеевъ, судя по упълъвшимъ записямъ и разсказамъ, какъ самъ изълуховнаго званія, водиль большую дружбу со многими духовными лицами, которыя и помогали ему въ воровскихъ похожденіяхъ. До насъ дошель разсказъ извъстнаго археолога и ученаго о. М. Я. Діева, бывшаго нерехтскаго священника<sup>2</sup>). Въ своемъ описаніи села Тетеринскаго, что близь г. Нерехты, бывшаго нъкогда временнаго жилища извъстнаго Воронежскаго епископа Льва Юрлова, по розыску тайной канцеля-

2) Рукоп. моего собр. № 3475.

<sup>1)</sup> Патріаршее село Святославль, Ростовскаго увзда. А. Титова. Стр. 12.

ріи высъченнаго въ 1730 году кнутомъ, о. Діевъ, между прочимъ, упоминаетъ и о разбойникъ Иванъ Өадеевъ.

Перечисляя священниковъ Тетеринскаго прихода, о. Діевъ особенно подробно останавливается на о. Стефанъ, который принималъ въ своемъ домъ митрополита Платона во время его путешествія по Костромской губерніи и пользовался въ теченіе своего 30-тилътняго служенія особымъ уваженіемъ. «Но, заключаетъ о. Діевъ, жизнь о. Стефана была не безъ огорченій. На ту пору онъ имълъ діакона элодъя. Это былъ Михаилъ Метлинъ, пристанодержатель досель свыхо сохранившигося въ народной памяти 1) разбойника здёшней нерехтской стороны Ивана Оадеева. Метлинъ по ночамъ съ Оадеевымъ отправлялся на воровскіе поиски. Сколь ни кротко и теривливо о. Стефанъ обращался съ діакономъ, но необходилось безъ непріятныхъ столкновеній отъ свиръпости звърскаго характера Метлина. Когда же, послъ казни Оадеева, высъченнаго кнутомъ и сосланнаго на каторгу, еще нъсколько лътъ продолжался поискъ его сообщниковъ и объ нихъ слёдствій, то Метлинъ, опасаясь о. Стефана, чтобы не обнаружилъ такую разбойническую жизнь, ръшился его погубить. Около 1794 года съ церковниками дълили между собою въ лъсу деревья, отведенныя прихожанами и когда отъ усталости сёли, то дьяконъ Метлинъ вынимаетъ флягу съ виномъ; сначала подносить о. Стефану въ стаканъ, коего внутренность была обмазана ядомъ, потомъ самъ пьеть изъ другого стакана и поитъ прочихъ. Тутъ ядъ приняль дъйствіе: открылась рвота и кровотеченіе. Едва добрель и быль доведень до дома, какъ на крыльцъ въ сильныхъ конвульсіяхъ скончался незлобивый кроткій агнецъ. Но провиденіе не оставило варвара безъ наказанія. Вскоръ діаконъ подвергся уголовному преследованію за зарезаннаго имъ работника и схороненнаго имъ подъ горницею своего дома, за что, по лишеніи священства, Метлинъ, около 1800 года, былъ сосланъ на каторгу въ Сибирь».

Теперь въ селѣ считается 39 дворовъ и 150 жителей. Была земская школа, но она въ 1888 году закрыта за малолюдствомъ учениковъ, а главное по нерадѣнію крестьянъ, которые не хотѣли позаботиться объ устройствѣ дома, не смотря на то, что попечитель школы жертвовалъ на домъ 1000 рублей. Часть крестьянъ занимается легковымъ извозомъ, отхожими промыслами, а остальные огородничествомъ и хлѣбопашествомъ. Благодаря близости города, пьянство развито въ огромныхъ размѣрахъ и если бы не этотъ порокъ, то село было бы одно изъ богатыхъ, такъ какъ для этого есть всѣ данныя, но крестьяне мало работаютъ, а больше пьють, гуляютъ и горланятъ пѣсни.

А. Титовъ.

<sup>1)</sup> Писано въ 1857 году.



## КОРОЛЕВА МАРІЯ АНТУАНЕТТА.

(По новымъ даннымъ).

I.

Новыя изданія о Маріи Антуанеттъ: де ла Рошетери, Пьера де Нольака и Фламермона. — Партіи дю-Барри и Шуазеля при французскомъ дворъ. — Популярность Людовика XVI въ бытность его дофиномъ.— Тріанонъ и вредное вліяніе фаворитовъ на Марію-Антуанетту. — Попытки императора Іосифа II направить политику Франціи въ пользу Австріи и равнодушіе къ нимъ Маріи-Антуанетты. — Влагородныя черты этой королевы. — Кардиналъ Роганъ, графиня де-ла Моттъ и исторія съ ожерельемъ королевы. — Ненависть къ Маріи-Антуанеттъ.

Ъ ИСТОРІИ Людовика XVI и Маріи Антуанетты, казалось бы, нёть такихъ подробностей, которыя не повторялись бы сотни разъ на разные лады. И все-таки изъ года въ годъ появляются новыя изданія о несчастной королевской четь, представляющія давно извъстные образы въ свъжей окраскъ. Особеннымъ предпочтеніемъ изслъдователей этого

періода французской исторіи пользуєтся королева ревотюціи. Людовикъ XVI остаєтся личностью менѣє привлекательной. Онъ совершенно нассивная натура, выносливая къ доставшимся ему страданіямъ. Не такова жена его. Легкомысленная и
безпечная въ счастьѣ, она дѣлается истинной героиней, какъ только
ее постигаетъ несчастье. Мирабо сказалъ, что Людовикъ XVI
имѣлъ около себя только одного мужественнаго человѣка — свою
жену. Что же удивительнаго, если въ сокровищницахъ Кліо собирается новый матеріалъ для освѣщенія трагической судьбы этой
королевы.

Въ недавнее время три изданія снова оживили интересъ къ личности Маріи Антуанетты. Двухтомная «Histoire de Mariê Antoinette» Максима де ла Рошетери представляеть обстоятельное и правдивое жизнеописаніе королевы. Затёмъ роскошное изданіе Пьера де Нольака «La reine Marie Antoinette» съ превосходными фотогравюрами по современнымъ ей оригиналамъ, въ отдельныхъ очеркахъ, воспроизводитъ страницы изъ жизни Версальскаго двора при Маріи Антуанетть, обрисовываеть ея времяпровожденіе среди избранныхъ друзей и фаворитокъ и пребываніе въ замкъ Тріанонъ. Это-отчетъ о періодъ ся счастья и блеска, когда Версальскій дворець служиль домомь веселья, а Тріанонь — убъжищемь сантиментальности. Читатель можеть видеть здёсь, какъ жизнь эта изображалась последователями Ватто и Буше, Росленомъ, Гюберъ-Роберомъ, Вермюдлеромъ, Моро, Виже-Лебрэнь и другими, какія физіономіи им'єли графы д'Артуа, Колоннъ, благородный Тюрго, красивъйшія придворныя дамы, приближенныя королевы-герцогиня Бурбонъ-Пентьевръ, герцогиня де-Полиньякъ, принцесса де-Ламбалль. По костюмамъ и прическамъ ихъ можно судить о нелъпыхъ вкусахъ того времени.

Точно человъческая глупость взгромоздилась на красивыхъ головкахъ придворныхъ дамъ въ видъ многоярусныхъ причесокъ. Королева однажды носила на головъ цълую башню, на вершинъ которой былъ разведенъ англійскій паркъ съ ручейками, цвътниками и лужайками. Цвъты употреблялись натуральные, а для освъженія ихъ держали воду въ пузырькахъ, которые скрывались внутри причесокъ. Иныя дамы носили пъвчихъ птицъ изъ драгоцънныхъ камней, соловьевъ, которые издавали свои трели или перепархивали на дамской головъ при помощи особыхъ пружинъ. Версальская мода завладъла вполнъ королевой, какъ показываетъ воспроизводимый здъсь портреть ея по гравюръ въ краскахъ Жанине.

Третье изданіе, относящееся къ исторіи Маріи-Антуанетты называется «Correspondance secrète du comte du Mercy-Argenteau avec l'empereur Josef II et le prince de Kaunitz». Это тайная переписка австрійскаго посланника при французскомъ дворъ съ австрійскимъ императоромъ и его канцлеромъ напечатана Фламермономъ вмъстъ съ извъстнымъ австрійскимъ исторіографомъ Арнетомъ, раньше издавшимъ переписку Маріи-Антуанетты съ ея матерью Маріей-Терезіей и братомъ—императоромъ Іосифомъ ІІ. Тутъ она является дочерью и сестрою, а въ новомъ изданіи она обрисовывается какъ королева. Въ «Correspondance secrète» имъются данныя о вліяніи Маріи-Антуанетты на внъшнюю политику Франціи.

Этими тремя изданіями вполнѣ характеризуется трагическая судьба несчастной королевы французовъ, жертвы своего высокаго сана.

II.

Въ день ужаснъйшаго изъ землетрясеній, бывшаго въ Лиссабонъ, 2-го ноября 1755 года, Марія-Терезія разръшилась отъ бремени девятымъ ребенкомъ, который окрещенъ былъ именемъ Маріи-Антуанетты. Австрійскаго императора не мало встревожило это случайное совпаденіе. Марія-Терезія, говорять, спросила врача Гаснера о судьбъ ребенка и получила такой отвътъ: «На обоихъ плечахъ видны скрещивающіяся линіи». Это предвъщало нъчто недоброе для судьбы ребенка: И когда Маріи-Терезіи пришлось подписывать брачный договоръ Людовика XVI съ Маріей-Антуанеттой, то у нея невольно дрогнула рука.

10-ти лёть австрійская эрцгерцогиня лишилась отца, а на 14-мъ году ее уже нам'єтили въ супруги дофину Франціи. Герцогъ Шуазель уладилъ это д'єло, и въ 1770 году Марія-Антуанетта отправилась во Францію. Въ Компьен'є она впервые увидала своего нареченнаго. Весь дворъ былъ тогда восхищенъ юной принцессой. «Она походила на лилію» среди этого испорченнаго и истасканнаго люда, по зам'єчанію Монжуа, знатока Версальской жизни того времени. 5-го мая она стала супругой насл'єдника престола Франціи.

Французскій дворъ въ тъ времена раздълялся на два лагеря. Во главъ одного стояла вліятельная фаворитка Людовика XV, г-жа дю-Барри; главой другого быль герцогь Шуазель, ръшительный противникъ королевской метресы. Объ партіи открыто враждовали между собой. Союзъ съ Австріей, созданіе Шуазеля, считался его противниками чудовищнымъ. Молодой супругъ дофина не хотъли простить ея австрійское происхожденіе. Къ тому же дю-Барри стала опасаться вліянія красивой дофины на короля. До слуха фаворитки дошло совершенно невинное замъчаніе, сдъланное Маріей-Антуанеттой при первомъ свиданіи ея съ королемъ. За столомъ дю-Барри сидъла рядомъ съ королемъ. На вопросъ Маріи-Антуанетты, кто это дама, ей отвътили: «Она здъсь для того, чтобы развлекать короля». Наивно заметила Марія: «А, въ такомъ случав объявляю себя ея соперницей». Съ тъхъ поръ дю-Барри стала стремиться къ удаленію опасной и ей ненавистной наслёдницы короны.

Но эти тайныя интриги были въ сущности пустяками въ сравненіи съ другой непріятностью. Людовикъ XVI холодно относился къ своей юной супругъ. Враги «австріячки» уже въ тайнъ потирали себъ руки и больше всъхъ—де-Вогюйонъ, бывшій гувернеръ дофина. Онъ даже мечталъ о расторженіи брака. Но Марія-Антуанетта терпъливо переносила свою участь въ ожиданіи иного настроенія отъ супруга.

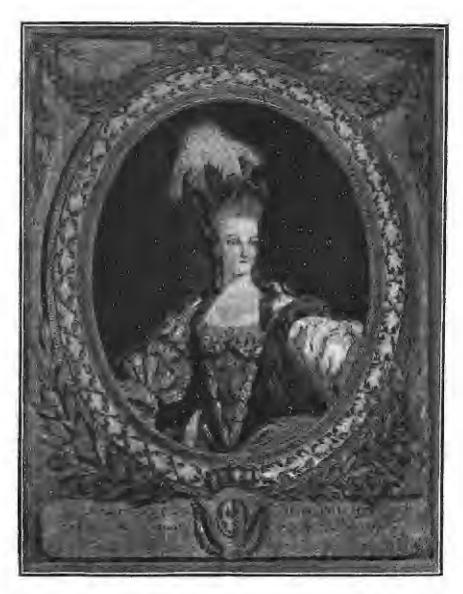

Королева Марія-Антуанетта. По эставну въ краскахъ Жанине.

Отношенія между супругами упрочились, какъ только герцогъ Шуазель палъ жертвою интригъ со стороны своихъ противниковъ и дю-Барри вслъдствіе этого стала царить безъ соперниковъ. Она не потерпъла дальнъйшаго пребыванія дофина при дворъ, и молодымъ пришлось образовать свой особый дворъ.

Дофинъ и жена его своей добротою снискали себѣ всеобщую любовь въ народѣ. О великодушіи Маріи-Антуанетты существуетъ множество разсказовъ. Любопытна, между прочимъ, одна изъ многихъ чертъ. Одна женщина изъ Версаля обратилась къ ней съ просьбой о помилованіи своего сына, приговореннаго къ смерти. Марія-Антуанетта немедленно отправилась къ королю и ходатайствовала за несчастнаго. Король отвергъ ея просьбу. Наслѣдница престола разрыдалась. Тогда король уступилъ. Сіяющая отъ счастья Марія-Антуанетта поспѣшила принести озабоченной матери радостную въсть. «Мадате, сынъ вашъ спасенъ; вотъ повелѣніе короля.—Не благодарите меня, ибо я счастливъе васъ».

Любовь народа къ дофину и его женъ имъла тъмъ большее значеніе, что какъ разъ въ то времи послъдовала кончина Людовика XV (10-го мая 1774 года). При вступленіи на престолъ Людовика XVI вся Франція ожидала начала новой, счастливой эпохи. «Съ Маріей-Антуанеттой не будеть болье никакихъ бъдствій», — кричали парижане. — Но радость держалась не долго. «Воть уже слышится ворчаніе», — черезъ нъсколько дней заявляють очевидцы. Что же случилось? Послъдовало назначеніе Морепа главнымъ министромъ. Людовикъ XVI тутъ совершилъ важную ошибку. Виновницей въ настоящемъ случав явилась принцесса Аделаида. Она вліяла на короля и понудила его утвердить это назначеніе, которымъ была удивлена сама королева. Морепа, какъ замъститель Шуазеля, былъ противникомъ королевы.

И дъйствительно, новый министръ выказываль ей недовъріе. А вмъстъ съ нимъ не довъряль королевъ и самъ король. Но Марія-Антуанетта опять запаслась терпъніемъ. Фаворъ короля къ ней начался съ того дня, когда Людовикъ XVI обратился къ ней съ слъдующими словами: «Теперь я въ состояніи исполнить ваше желаніе; прошу васъ принять большой и малый Тріанонъ. Эти красивыя мъста всегда были резиденціей фаворитокъ королей, слъдовательно, они должны стать теперь и вашей резиденціей». Въ этомъ сравненіи съ фаворитками не могло быть ничего оскорбительнаго для королевы въ глазахъ тъхъ, кто зналъ, какое положеніе занимали любовницы при дворахъ французскихъ королей.

### III.

Въ новой своей резиденціи королева нашла полную обстановку, богатую воспоминаніями. Не для королевъ Франціи быль воздвигнуть «этотъ домъ забавъ». Г-жа де-Помпадуръ повелѣла начать

постройку въ 1762 г. по планамъ Габріеля и въ 1768 г., когда все было окончено, истратила на постройку 736,056 ливровъ, не считая мрамора. Тутъ Помпадуръ умерла, и дю-Барри пришлось завладъть дворцомъ Венеры, не для нея отстроеннымъ. Она зачастую здъсь ужинала съ королемъ и въ современныхъ мемуарахъ не мало повъствуется объ этихъ ужинахъ. Столъ при помощи особаго механизма поднимался изъ нижняго этажа вполнъ сервированный и опускался снова для смъны блюдъ. Не требовалось присутствія слугъ т. е. нескромныхъ свидътелей.

Особымъ предметомъ заботъ Маріи Антуанетты былъ садъ Малаго Тріанона. Все въ немъ исполнено по ея распоряженію, на ея глазахъ и подъ ея присмотромъ. Это былъ попреимуществу садъ королевы. Утомленная придворнымъ этикетомъ, искавшая себъ уединеннаго уголка, гдѣ бы она могла не бытъ «королевой», она страстно хлопотала надъ устройствомъ своего сада. Антуанъ Ришаръ, графъ де-Караманъ, архитекторъ Микъ, представили проекты «по искусству устроиватъ новъйшіе сады и по композиціи пейзажей или средствъ украшать природу вокругъ жилищъ». Королева выбрала проектъ Карамана. Послъдній восхитилъ ее. Главнымъ мотивомъ въ этомъ проектъ служитъ ръчка, извивающаяся зміей среди просторныхъ лужаекъ, украшенныхъ цвътами. Изъ проекта Мика королева одобрила два мотива—круглый храмъ на островкъ и бельведеръ на «горъ» близь скалы.

Когда принялись за выполненіе проектовъ, то не оказалось главнаго — денегъ. Напрасно Тюрго возставалъ противъ такой затраты. Королева вскоръ восторжествовала надъ всъми помъхами, не смотря на то, что онъ обусловливались плохимъ состояніемъ финансовъ.

Недовольство публики, однако, не замедлило проявиться. 17-го сентября 1776 г. Мерси пишетъ Маріи Терезіи: «Публика сперва съ удовольствіемъ относилась къ тому, что король подарилъ Тріанонъ королевъ. А теперь начинаютъ тревожиться и возмущаться расходами, дълаемыми на это его величествомъ».

Въ книгъ Нольака читатель найдеть подробности о ночныхъ и сельскихъ празднествахъ, задававшихся въ Тріанонъ, и о жизни, какую вела тамъ королева. Марія Антуанетта съ каждымъ годомъ все болъе привязывалась къ этой резиденціи, сперва ради удовольствій, а потомъ для спокойствія и самоутъщенія. Обыкновенно она отправлялась туда пъшкомъ въ сопровожденіи своего камердинера, поливала свои любимыя растенія, въ фарфоровыхъ вазахъ съ ея шифромъ, украшавшихъ аллеи и лъстницы домиковъ, сама доила коровъ въ костюмъ фермерши, какъ видно на прилагаемомъ ея портретъ этого рода.

Чувствуя себя довольной, королева пользовалась въ Тріанонъ и развлеченіями, въ которыхъ главнымъ коноводомъ былъ графъ д'Артуа, впосл'єдствіи король Карлъ Х. Злые языки вскор'є не преминули пустить въ ходъ разныя сплетни на счеть поведенія королевы. Даже Марія Терезія сочла нужнымъ предупредить дочь: «о граф'є д'Артуа говорять, что онъ способенъ на всякую выходку; поэтому теб'є не сл'єдуеть допускать его къ себ'є, иначе ты можеть им'єть большую непріятность». Марія Антуанетта успокоила мать, но осторожн'є не стала нисколько. Сознаніе своей незапятнанности д'єлало ее безпечной. Но она упустила изъ вида, что за ней зорко сл'єдили тысячи глазъ, что люди такъ склонны легкомысленно порочить ближняго, и за это поплотилась многими горькими днями. Къ кругу ея дов'єренной фаворитки, г-жи де-Полиньякъ, принадлежали кавалеры, лишенные всякихъ нравственныхъ принциповъ, люди безхарактерные, и со стороны королевы, конечно, было легкомысліемъ вращаться въ сред'є этихъ кавалеровъ или предаваться развлеченіямъ въ дом'є г-жи Ламбалль.

Эта среда не осталась безъ вліянія на королеву. Страсть Маріи Антуанетты къ дорогимъ вещамъ зародилась именно съ того времени. «До сихъ поръ, — пишетъ графъ Мерси, — королева не обнаруживала вкуса къ дорогимъ туалетамъ, а теперь она отъ брилліантовъ, перьевъ, высокихъ причесокъ, обнаженныхъ плечъ, стала гораздо блистательнъе, но вовсе не красивъе. Всъ подражаютъ ей, женщины разоряютъ свои дома ради брилліантоваго пера, которое походило бы на перо королевы».

Всеобщее недовольство не заставило себя ждать. Сплетни на счетъ королевы проникли въ народъ и послъдній открыто выказываль непріязненность къ ней. «Во время послъдняго путешествія королевы», сообщаеть Мерси,—народъ выказываль къ ней очень мало предупредительности, и эта правительница, сердце которой столь благородно, такъ смутилась, что съ грустью спрашивала, что же, однако, я сдълала?» «Но—прибавляетъ австрійскій посланникъ—зло сидитъ глубже, тайные и клеветническіе пасквили, безнравственныя пъсни, сочиняемыя при самомъ дворъ, такъ ръзко измънили французскую снисходительность и любезность».

#### IV.

Небезъизвъстно, что королеву Марію-Антуанетту упрекали въ томъ, что она вліяетъ на политику Франціи въ пользу Австріи. Еще до начала революціи въ Парижъ ее называли «Autrichienne» знали, что австрійскій посланникъ, графъ Мерси-Аржанто, часто бываль при дворъ и пользовался довъріемъ королевы. Но какимъ образомъ въ дъйствительности императоръ Іосифъ ІІ, Кауницъ и Мерси вліяли черезъ королеву на французскую политику, объ этомъ современники Маріи-Антуанетты не имъли тогда точныхъ свъдъній. Только теперь это выясняется изъ опубликованной



Видъ замка Трізнонъ. (Съ дъваго берега ръки со стороны храма любви). По граваръ Ная съ рисунка Леспинаса.

Арнетомъ и Фламермономъ переписки графа Мерси съ императоромъ Госифомъ и Кауницемъ.

Франція и Австрія состояли тогда въ тесномъ союзе и князь Кауницъ не даромъ выдалъ замужъ эрцгерцогиню  $14^{1/2}$  лътъ за 16-ти-лътняго дофина Франціи. Но Кауницъ строилъ свои комбинаціи, не разсчитавъ, что королева можетъ разрушить всв ожиданія австрійскаго государственнаго канцлера. Марія-Антуанетта не питала склонности къ политикъ и не желала заниматься ею. Она больше любила развлеченія. Уже въ первыхъ письмахъ графа Мерси къ Іосифу II заявляется, что всё старанія австрійскаго посланника заинтересовать королеву политическими событіями, оказываются безплодными, что кавалеры и дамы изъ круга ея приближенныхъ достигають всего, чего только захотять, и эксплоатирують ее. Въ такихъ случаяхъ она энергически заступается за нихъ. Но какъ только дъло касается серьезныхъ вопросовъ, то на нее нападаетъ какая-то робость. Императоръ Іосифъ отвъчалъ на это, что изъ донесеній графа онъ видить, какое терпівніе требуется отъ посланника, но что съ неакуратнаго должника слъдуетъ брать, сколько бы онъ ни отдалъ. Посланникъ не терялъ надежды на усибхъ своего вліянія, когда у королевы родится наслъдникъ престола. Положение ея должно тогда упрочиться относительно воздъйствія на короля. Но съумъеть ли она извлечь выгоды изъ этого положенія? Вотъ вопросъ, занимавшій графа Мерси въ письмахъ къ Іосифу II.

И, какъ потомъ оказалось, королева не съумъла воспользоваться своимъ новымъ положенемъ, и Мерси опять сътуетъ на ея легкомысліе, на ея страсть къ развлеченіямъ, на ея несчастную боязнь скуки. Опера Глюка или маскарадъ ей кажутся предпочтительнъе всякихъ политическихъ вопросовъ. Порта и политика Екатерины II мало интересуютъ ее. Въ то время, какъ въ Вънъ возникаетъ мысль о союзъ съ Россіей для раздъла Турціи, графъ Мерси жалуется, что съ королевой ничего не подълаешь. Съ тъхъ поръ, какъ она занята воспитаніемъ своей дочери, съ ней нельзя вести никакого серьезнаго разговора. Она принимаетъ посланника въ присутствіи ребенка, и бесъды съ нимъ ежеминутно прерываются забавами съ ребенкомъ. Королева такъ разсъяна и невнимательна, что едва слышить, что ей говорятъ, и не знаетъ, что ей отвъчать.

Такимъ образомъ, политика преслъдовала королеву даже въ дътской, но все-таки оказывалась ей недоступной. Императоръ Іосифъ II старался выиграть время, сохранить союзъ съ Франціей и не отвергать настойчивыхъ требованій императрицы Екатерины II, словомъ, sauver la chèvre et le choux. Онъ укоряетъ свою сестру-королеву за то, что Франція не желаетъ предоставить Австріи никакихъ выгодъ, которыя нисколько не могутъ вредить Франціи.

Въ союзъ Австріи съ Франціей показываются нъкоторыя проръхи, такъ что даже королева начинаетъ убъждать короля, насколько опасенъ былъ бы для Франціи разрывъ съ Австріей, ибо-де Франціи пришлось бы остаться въ одиночествъ. Но вскоръ она опять



Башня Мальборо въ Тріанонь. По фотографіи съ натуры.

забываеть объ этомъ дёлё, и Іосифъ II все болёе сближаеться съ Россіей. 13-го мая 1784 г. онъ пишеть Мерси, что, по его уб'яжденію, французское правительство выжидаеть только удобнаго случая, чтобъ сбросить съ себя маску и вступить въ союзъ съ Прус«истор. въстн.», май, 1891 г., т. хыу.

сіей. «Я теперь знаю, что Франція считаеть для себя невыгодной всякую выгоду Австріи; слъдовательно, долгь мой требуеть того, чтобъ быть готовымъ къ разрыву между нами и найти поддержку въ иномъ мъстъ».

V.

Насколько Марія-Антуанетта чуждалась политики, настолько же она была предана своей семьъ. Она нъжнъйшая изъ матерей, какихъ только я знала», —писала о ней г-жа Сталь, вообще не питавшая большой симпатіи къ королевъ. Рядомъ съ этой чертой нельзя не намътить другія черты, поднявшія престижь королевы въ глазахъ народа. Король пожелалъ подарить ей необыкновенное ожерелье изъ жемчуга и брилліантовъ. Въ то время война съ Англіей требовала большихъ жертвъ со стороны Франціи. Марія-Антуанетта долго любовалась ожерельемь и затъмъ возвратила его королю, сказавъ: «намъ корабли нужнъе драгоцънностей». Тъхъ, кто сражался и получиль раны за отечество, она отличала достойнымъ образомъ, вопреки всемъ правиламъ строгаго французскаго придворнаго этикета. Ламетъ, вернувшись раненымъ, съ извъстіемъ о побъдъ, былъ принять въ аудіенціи королевской четой. Опираясь на костыль, молодой герой вошель въ королевские нокои. По правиламъ придворнаго церемоніала, онъ обязанъ былъ стоя рапортовать о результатахъ боя. Но онъ казался утомленнымъ. Повязка съ его раны упала и онъ зашатался. Марія-Антуанетта, зам'єтивъ кровь, немедленно посившила перевявать рану. Въ смущении Ламеть противился. «Позвольте, — сказала королева, — я горжусь тъмъ, что могу такъ почтить защитника Франціи». Такимъ же образомъ она отличила и храбраго адмирала д'Эстенжа. За придворнымъ столомъ онъ вытянулъ свою раненую ногу на большой скамейкъ, которую королева собственноручно пододвинула къ нему, къ изумленію всёхъ присутствовавшихъ.

Эти и подобныя черты только возвышали популярность королевы. 28-го октября 1781 г. родился и такъ долго ожидавшійся дофинъ. Вся Франція ликовала. Король чувствовалъ себя счастливцемъ. До покоевъ королевы доносились радостные возгласы толны. Марія-Антуанетта торжествовала. «Наградите безсчетно бъдняковъ»,—сказала она Людовику XVI. Тогда же она основала пріютъ для бъдныхъ роженицъ. Казалось, что теперь для королевы настало время безмятежной, радостной жизни. Но судьба ръшила иначе. Всъ непріятности, всъ горести, пережитыя Маріей-Антуанетой во Франціи, были ничто въ сравненіи съ испытаніями, какія вслъдъ затъмъ ей пришлось вынести.

Королева достигла апогея своей популярности, и туть-то сдълалась жертвой алчности. Еще на пути въ свое новое отечество,

въ Страсбургъ, она встрътила господина, который впослъдствіи явился участникомъ мошенничества, продёланнаго съ королевой. Это быль илемянникъ и помощникъ стараго кардинала Рогана. князь и потомъ самъ кардиналъ де Роганъ. Знавшіе этого прелата считали его способнымъ на все, для удовлетворенія своихъ вожделъній. «Легкомысленный и сомнительной нравственности — такъ характеризуеть его герцогь де Брольи («Secret de roi») — любящій только праздность, презирающій всякій трудъ, князь Роганъ вызываль въ людяхъ насмъшки». Уже въ то время, когда Людовикъ XV назначилъ его французскимъ посланникомъ въ Въну. Марія-Антуанетта выразилась о немъ: «онъ происходитъ изъ именитой фамиліи, но его образъ жизни скорбе напоминаетъ солдата. чъмъ сановника церкви». Роганъ тогда переписывался съ дю-Бари и распространяль разныя клеветы про Марію-Терезію. Неудивительно, что дочь австрійской императрицы противилась потомъ назначенію его главнымъ духовникомъ короны. Но князь все-таки одержалъ побъду и вскоръ возъимълъ самыя дерзкія намъренія относительно королевы. Онъ всячески добивался видёть ее и говорить съ ней. Одна авантюристка провъдала объ этихъ вожлеленіяхъ кардинала. То была графиня де-ла-Моттъ, вскоръ послъ брака оставившая своего мужа и переселившаяся въ Парижъ. Тамъ она наняла себъ квартиру, рядомъ съ Жозефомъ Бальзамо, извъстнымъ подъ именемъ Каліостро. Черезъ Каліостро, котораго кардиналъ Роганъ ввелъ въ кругъ аристократіи, она сблизилась съ этимъ княземъ и вскоръ узнала объ его слабости. Де-ла-Моттъ ръщилась воспользоваться ею въ своихъ выгодахъ и составила льявольскій планъ.

Ей небезьизвъстно было, какъ и всъмъ тогда въ Парижъ, что королева въ третій разъ не пожелала принять ценное ожерелье, предложенное ей Людовикомъ XVI. Придворные ювелиры Бемеръ и Банажъ, тщетно предлагавшіе многимъ дворамъ эту драгоцънность, снова обратились къ королевъ съ тъмъ же предложениемъ, но не имъли успъха. Все это быстро стало извъстно, и всъ спъшили къ витринъ ювелировъ, гдъ было выставлено знаменитое колье. И де-ла-Мотть любовалась имъ и возъимъла намъреніе такъ или иначе овладеть имъ. Она безпрестанно разсказывала кардиналу Рогану о королевъ, которую она будто бы посъщала ежедневно, а на самомъ дълъ, свъдънія ея шли отъ дворцовой прислуги. Однажды, она увърила его, что у нея съ королевой былъ разговоръ спеціально о немъ. Черезъ нъсколько дней лукавая графиня сообщила ему, что Марія Антуанетта требуеть оть него письменнаго признанія. Глупецъ пов'триль и написаль свое признаніе въ любви. Де-ла-Мотть не остановилась на этой продълкъ. Она брала письма кардинала для передачи королевъ и приносила ему отвъты отъ нея, которые сама поддълывала съ помощью Рето де Виллета.

Въ теченіе нъсколькихъ мъсяцевъ, одуръвшій кардиналъ подучаль и писаль любовныя письма. Однажды, «королева» попросила у него 60,000 франковъ «чтобъ одолжить одному благородному семейству, находившемуся въ затруднительныхъ обстоятельствахъ». Кардиналъ чувствовалъ себя счастливымъ отъ такой услуги королевъ. Авантюристка продолжала искусно вести свою игру. Вскоръ «королевъ» понадобились еще деньги. Роганъ съумълъ побыть ихъ, а де-ла-Моттъ взяла ихъ себъ и подълилась ими съ своимъ сообщникомъ. Она была такъ увърена въ безнаказанности своего мошенничества, что дерзнула нанести последній ударъ. Отъ имени королевы въ поддъльномъ письмъ, кардинала просили, съ соблюденіемъ строжайшей тайны, купить вышеупомянутое колье для Маріи-Антуанетты. Роганъ пригласиль къ себъ ювелировъ и показалъ имъ письмо королевы. Имъ не пришло на мысль заподоврить подлинность подписи «Marie-Antoinette de France», хотя она обывновенно подписывалась «Marie-Antoinette d'Autriche».

Торгъ былъ заключенъ. При доставкъ колье уплачивалось 30,000 ливровъ, остальные 1.600,000 ливровъ должны были погашаться по 400,000 черезъ каждые четыре мъсяца. Колье было доставлено въ Версаль немедленно. Тамъ ждала кардинала де-ла-Моттъ въ комнатъ, къ которой примыкалъ зеркальный кабинетъ, откуда онъ могъ все видътъ, самъ небудучи замъченъ. Обманщица приняла коробку съ драгоцънностью, передала ее своему сообщнику Рето де Виллетъ, на этотъ разъ вырядившемуся въ ливрею, а тотъ принялъ коробку съ словами «именемъ королевы». Рогану не показалась подозрительной вся эта нелъпая комедія.

Нѣкоторое подозрѣніе явилось у него только воть по какому случаю. Часто встръчая королеву въ капеллъ, онъ все ждалъ отъ нея какого-нибудь знака, но его не последовало, и кардиналь поспешиль выразить де-ла-Мотть свое удивление по этому поводу. Тогда авантюристка измыслила такую махинацію. Она знала одну куртизанку, на первый взглядъ походившую на королеву, и наняла ее разъиграть роль королевы подъ темъ предлогомъ, что будто бы потребовалось оказать услугу королю. Де-ла-Моттъ вышколила подставную «королеву». Чего не доставало последней, то дополнялось костюмомъ. Въ укромномъ мъстъ, въ рощицъ, кардиналу навначили свиданіе. Мнимая «королева» подошла къ своему кавалеру и шепнула ему: «какъ я рада васъ видёть», затёмъ она подала ему розу и поспъпно скрылась. Простофиля быль внъ себя отъ счастья. Вернувшись въ Парижъ, онъ бросился въ объятія Каліостро и называль себя счастливъйшимъ изълюдей. А де-ла-Моттъ вынула изъ оправы колье самые дорогіе каменья и отправила ихъ въ Англію и Голландію.

Игра продолжалась бы, въроятно, еще долго, если бы не раскрылось все дъло совершенно случайно. Когда прошли назначенные сроки для уплаты за колье, и отъ двора никакихъ взносовъ не поступило ювелирамъ, послъдніе стали тревожиться. Одинъ изъ нихъ представилъ королевъ письменное напоминаніе. Она бросила въ каминъ это письмо. Но напоминанія слъдовали одно за другимъ



Марія Антуанетта въ костюм'є фермерши. По гравор'є Рюотта.

безпрерывно, пока министръ двора, баронъ де-Бретейль, не узналь всей исторіи.

Баронъ былъ личнымъ врагомъ кардинала, и съ радостью воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ насолить Рогану. Королева, узнавъ, какъ дерзко играли ея честью и ея именемъ, потребовала, чтобъ кардиналъ явился во дворецъ. Въ присутствіи короля она спросила его: «Какъ же вы, милостивый государь, могли подумать, вы, съ которымъ я уже 8 лѣтъ не сказала ни слова, что я изберу васъ для такого торга». «Государыня,—отвѣтилъ кардиналъ,—я слишкомъ взволнованъ, чтобъ дать опредѣленный отвѣтъ».

Кардинала посадили въ Бастилію. Къ счастью для него, онъ успъль по-нъмецки шепнуть одному изъ своихъ служителей: «сожгите все». Только такимъ образомъ удалось уничтожить поддъльныя письма «королевы», компрометировавшія кардинала. Также и письма кардинала, пересылавшіяся имъ къ де-ла-Моттъ, были преданы огню, какъ только авантюристка провъдала о неожиданномъ оборотъ дъла. Главную виновницу, какъ и ея соучастниковъ, также заключили въ Бастилію. По желанію самой королевы, процессъ разбирался гласно и открыто, чтобъ показать всъмъ, для какой позорной затъй она послужила жертвой.

Предварительное слёдствіе тянулось десять мёсяцевъ. Сильные родственники кардинала, изъ фамилій Роганъ, Субизъ и Марсанъ, съумёли не только общественное мнёніе, но и судей настроить въ пользу кардинала и противъ королевы. Многіе радовались скандальному процессу, изъ ненависти къ «австріячкъ» и даже осуждали Марію-Антуанетту. И вышло нёчто невёроятное. Кардиналъ 31-го мая 1786 г. былъ оправданъ большинствомъ трехъ голосовъ. Прочіе главные участники подверглись строгимъ карамъ. Толпа съ восторгомъ привётствовала кардинала и Каліостро, когда они вышли изъ зданія суда. Это явилось какъ бы демонстраціей противъ королевы.

Послъдняя, негодуя на подобный приговоръ суда, горько жаловалась на несправедливость судей и требовала, чтобъ король со всей строгостью своей власти наказаль «этого высокопоставленнаго виновника, этого безчестнаго прелата». Людовикъ XVI уступиль желанію королевы. Кардиналь потеряль свое мъсто главнаго духовника и былъ сослань въ одно изъ его аббатствъ. Тогда-то разразилась буря противъ королевы. Ее стали винить въ тираніи и деспотизмъ безграничномъ и невыносимомъ. Безчисленное множество памфлетовъ противъ Маріи-Антуанетты распространилось по всей Франціи. Ненависть ослъпила людей.

ө. Б.

(Окончаніе въ сладующей книжка).





# ЗАПИСКИ ТАЛЕЙРАНА 1).

### VI.

Фальсификація «Записокъ».—Исполнитель зав'вщанія, не видавшій въ глаза того, что ему зав'вщано. — Профессоръ Оларъ и посланникъ Вакуръ. — Подд'влка кореспонденціи Мирабо.—Талейрановская легенда.—Офиціальный историкъ, защищающій дипломата. — Наполеонъ и Виландъ. — Трагедія и исторія. — Оц'внка Тацита. — Министръ, старающійся разорвать дружбу двухъ императоровъ. —Политическіе планы Талейрана. — Паденіе имперіи. — Умолчаніе «Записокъ» о 1812 год'в. — В'внскій конгресъ. — Неудачная попытка Пруссіи захватить Саксонію. — Варшавское герцогство. — Тайный заговоръ Франціи противъ Россіи. — Наполеонъ, какъ психопатъ. — Женитьба Талейрана и разводъ его съ женою. — Нравственность имперіи и реставраціи. — Талейранъ, какъ дипломатъ конца XVIII и XIX в'вковъ.

Ы ГОВОРИЛИ уже, что «Записки» ловкаго дипломата, при самомъ появленіи ихъ въ свётъ, были заподозрёны со стороны ихъ подлинности. Чтобы онъ были подложны, этого никто не утверждалъ, но говорили, что многія мъста въ нихъ передёланы, еще больше исключено, а коегдъ сдъланы и вставки, весьма неудачныя, тен-

денціозныя и рѣзко отличающіяся своимъ тяжелымъ языкомъ оть общаго, вполнѣ литературнаго тона «Записокъ». При ближайшемъ знакомствѣ съ ними, всѣ эти измѣненія бросаются въ глаза. Оларъ, профессоръ парижскаго факультета по каеедрѣ исторіи революціи, спрашивалъ герцога Брольи въ «Политическомъ

<sup>1)</sup> Окончаніе. См. «Историческій Вестникъ», т. XLIV, стр. 214.

и литературномъ обозрвніи» гдв подлинный манускрипть «Записокъ»? видълъ ли его издатель и сравнивалъ ли съ копіею, снятою Бакуромъ? Брольи отвъчалъ отрицательно на эти вопросы, хотя и сдёлаль это весьма уклончиво, опираясь только на то, что подлинность первыхъ томовъ «Записокъ» засвидетельствована племянницею Талейрана. Но Оларъ не удовольствовался такимъ отвътомъ. и во второй стать в своей возводить на издателей еще бол в серьезныя обвиненія: курляндская баронесса, пропитанная контр-революціонными идеями, легко могла выбросить изъ рукописи всъ мъста, въ которыхъ дипломатъ хвалилъ революцію; слъдующіе наслъдники-нотаріусъ, адвокать, бывшій посланникъ, и самъ герцогъ, бывшій министръ — роялисты и консерваторы, могли держаться той же системы — и она явно проглядываеть во многихъ мъстахъ «Записокъ». Такъ, Талейранъ самъ говоритъ, что онъ подробно разсказаль событія революціи до 10-го августа, а этого-то и нътъ въ «Запискахъ». Миссія въ Лондонъ въ 1792 году передана также коротко и безцвътно тяжелымъ, вовсе не талейрановскимъ языкомъ. Онъ разослалъ представителямъ Франціи при иностранныхъ дворахъ объяснение событий 10-го августа, настоящую апологію этого дня, а въ «Запискахъ» называеть его «преступленіемъ 10-го августа», говорить о департаменть Сены, когда онъ не быль еще учреждень, делаеть еще более невозможные промахи, утверждая, что генералъ Карно былъ сосланъ въ Кайенну, невърно указываетъ день казни Бриссо и пр. и пр. Всъ эти и тому подобные промахи добросовъстный издатель долженъ быль оговорить въ примъчаніяхъ. Одаръ не сомнъвается въ добросовъстности герцога Брольи, но относится къ ней съ ироніею. Редакторъ «Gaulois» спрашиваеть его: почему онъ не печатаеть подлинную рукопись, и герцогъ отвъчаеть очень развязно: «самая хорошенькая дъвушка можеть дать только то, что у нея есть». - Это совершенно справедливо, замъчаеть Оларъ, но никто не заставляеть ее давать, что у нея есть. Кто заставляль Брольи печатать «Записки», не имъя подлиннаго текста ихъ, принять на себя исполнение завъщанія, не им'тя въ рукахъ предмета зав'тщанія? Какъ же не справиться наконецъ: куда же дъвалась подлинная рукопись? Если Бакуръ, переписавъ ее, уничтожилъ, то не ясно ли, что это сдълано съ пълью скрыть передълки, пропуски и вставки. Такимъ образомъ публика читаетъ теперь не подлиннаго Талейрана, а передъланнаго Бакуромъ, что далеко не одно и тоже. Брольи говорить, что Бакурь быль «настоящій джентльмень». Это очень можеть быть, но нисколько не мъшаеть ему быть недобросовъстнымъ издателемъ, какимъ онъ извъстенъ въ литературъ. Въ 1851 году онъ издалъ три тома «Переписки Мирабо съ графомъ де-Ламаркомъ». Графъ былъ другомъ Мирабо и убъдилъ его продаться двору. За три дня до смерти трибунъ передаль другу всъ

свои бумаги, записки, совъты и планы, тайно посылаемые имъ въ Тюльери и завъщалъ обнародовать ихъ, когда придетъ время, чтобы оправдать память его въ глазахъ потомства. Мирабо странно заблуждался, полагая, что бумаги эти послужать къ его реабилитаціи, тогда какъ именно въ нихъ видна его двуличность и продажность. Но въ нихъ виденъ его высокій ораторскій таланть, и сохраненіе ихъ въ неприкосновенномъ виль было прямою обязанностью ихъ издателя. Ламаркъ самъ сознается, что сжегь часть этихъ бумагъ, между которыми было много очень важныхъ, и умирая поручиль издать Бакуру. Тоть исполниль это въ такомъ видъ, что на каждомъ шагу видны пробълы и пропуски, которые издатель не скрываеть и не объясняеть. У Ламарка быль секретарь Стедтлеръ. Тотъ перевелъ «переписку» на нъмецкій языкъ и уличаеть Бакура въ утайкъ многихъ любопытныхъ писемъ. На это же указываеть Фламермонъ въ журналъ «Révolution française» и Альфредъ Штернъ въ своей біографіи «Das Leben Mirabeaus». Немудрено, что Бакуръ, какъ жалкій дипломать, подавшій въ отставку послъ февральской революціи, захотъль представить Мирабо консерваторомъ и антиреволюціонеромъ. Кто же мъщаль ему выставить точно въ такомъ же виль и Талейрана? Бакуръ считаль это даже своею обязанностью и Оларъ въ оправдание его приводитъ даже стихъ Лафонтена изъ басни «Пустынникъ и медвъдь»: «Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami». Нашъ Крыловъ еще лучше и ръзче передалъ этотъ стихъ по-русски, и если Бакура нельзя назвать «услужливымъ дуракомъ», то во всякомъ случай онъ быль для Талейрана опасние всякаго врага. Во всякомъ случать, нельзя не сознаться, что вся эта исторія съ полувтковымъ антрактомъ обнародованія «Записокъ», если бы онъ даже и дошли до насъ въ неприкосновенномъ видъ, не болъе какъ реклама и спекуляція.

«Записки» являются слишкомъ поздно. Потомство сдёлало уже характеристику Талейрана, нелестную для него, но которую онъ самъ не могъ бы измёнить, съ какими бы загробными признаніями ни явился. Легенда объ немъ уже составилась, во многомъ можетъ быть несправедливая и преувеличенная, какъ всё легенды, но тёмъ не менёе прочная и неизмённая. Какъ бы ни старались обёлить князя Беневентскаго, онъ свидётельствуетъ самъ противъ себя. Принося присягу на вёрность Луи-Филиппу, онъ сказалъ ему: «государь, это семнадцатая!» Въ «Запискахъ» онъ присягаетъ еще разъ, что умираетъ вёрнымъ сыномъ римско-католической церкви, что говоритъ правду, но кто повёритъ въ эти присяганія?.. «Опытный актеръ Талейранъ составилъ «Записки», чтобы раскрасить свою жизнь, а не для того, чтобы объяснить ее», говорить Сент-Бевъ, да и раскрасилъ-то онъ ее въ голубой цвётъ, —жандармеріи. Онъ началъ служить Директоріи, потому что «думалъ сдё-

лать сколько нибудь добра своему отечеству». Какое наивное мягкосердечіе! Отчего было не сказать просто, что людямъ какъ Талейранъ власть нужна какъ вода для рыбы, еслибы для достиженія этой власти пришлось даже спускаться до Барраса или подниматься до Наполеона. Только такой офиціальный историкъ, какъ Минье, на торжественномъ собраніи академіи моральныхъ наукъ, могь говорить въ ръчи, посвященной прославленію Талейрана: «когда человъкъ принадлежаль къ одной партіи, имъль одно убъжденіе, онъ удалялся отъ дълъ, если эта партія теряла власть. Но когда переживаешь множество революцій, то смотришь на правительство, какъ на эфемерныя формы власти и подчиняещься имъ только пока они пользуются этой властью. Талейранъ присоединялся къ разнымъ властямъ, но не привязывался къ нимъ (s'associa, mais ne s'attacha point) служиль имь, но не быль имь преданъ». Но въдь съ такой покладистой моралью и философіей можно оправдать всякую изм'ту. Французская публицистика, осудившая Талейрана по поводу появленія его «Записокъ», называеть его все-таки хорошимъ французомъ, и говоритъ, что заключая отъ имени Франціи всякаго рода международные договоры, онъ заботился о ея интересахъ. Это также очень сомнительно, и собственные интересы для Талейрана были, конечно, всегда гораздо важнъе французскихъ, что видно даже и изъ «Записокъ». Все это заставляетъ ограничиться разборомъ второй части ихъ, обманувшихъ всеобщія ожиданія, а о слёдующихъ частяхъ мы скажемъ только, если въ нихъ явится что-нибудь особенно выдающееся. Въ настоящемъ его видъ изданіе Брольи, какъ говорять французы, est une affaire manquée. Изъ 1,200 страницъ его едва ли двъ-три сотни остановять на себъ вниманіе историка и мыслителя. Мы поговоримь только объ этихъ страницахъ.

### VII.

Остановимся еще на эрфуртскихъ праздникахъ и свиданіяхъ. Мы приводили уже бесъду Гёте съ Наполеономъ, о которой пятеро писателей разсказываютъ совершенно различныя подробности: самъ Гёте, Экерманъ, историкъ Іоганнъ Мюллеръ, Талейранъ и Делеро. Передадимъ теперь бесъду императора съ Виландомъ. Талейранъ замъчаетъ, что Наполеонъ подготовлялъ заранъе содержаніе своихъ бесъдъ, какъ подбиралъ пьесы для эрфуртскихъ спектаклей. Не расчитывая на возраженія, которыя онъ, впрочемъ, всегда прерывалъ, онъ требовалъ только, чтобы его слушали, а не противоръчили ему. Не признавая никакихъ авторитетовъ, кромъ своего, онъ не затруднился бы остановить Вольтера или Монтескье. Въ Берлинъ, на свиданіи съ историкомъ Мюллеромъ, онъ началъ объяснять ему, какъ распространеніе христіанства произвело удивительную реакцію греческаго духа противъ римскаго и,

побъжденная физическою силою, Греція покорила себъ интелигентный міръ. Фраза эта удивила историка, но «должно быть была давно заучена императоромъ»,— прибавляетъ Талейранъ,— «такъ какъ я слышалъ ее дважды повторенную сенатору Фонтену и академику Сюару». Наполеонъ воспользовался удивленіемъ Мюллера и взялъ съ него объщаніе написать исторію имперіи, то есть императора. «Не знаю, чего онъ хотълъ отъ Виланда, но наговорилъ ему множество лестныхъ вещей».

- Мы очень любимъ ваши сочиненія во Франціи. Автора Оберона и Агатона мы называемъ нъмецкимъ Вольтеромъ.
- Это сравненіе было бы очень лестно для меня, но оно несправедливо,—отвъчаль Виландъ. Это преуведиченная похвала расположенныхъ ко миъ лицъ.
- Почему вашъ Діогенъ, Перегринусъ, Агатонъ написаны въ этомъ неустановившемся родъ, который переноситъ романъ въ исторію и исторію въ романъ? Такой первоклассный писатель, какъ вы, долженъ соблюдать опредъленное и точное разграниченіе въ рядахъ литературныхъ произведеній. Смъщеніе ихъ ведетъ къ запутанности. Воть почему мы не любимъ во Франціи драмъ, впрочемъ, это относится больше къ г. Гёте, а не къ вамъ.
- Ваше величество, позвольте мнѣ замѣтить, что и во французскомъ театрѣ очень мало трагедій, въ которыхъ исторія не была бы смѣшана съ романомъ. Я хотѣлъ дать людямъ нѣсколько полезныхъ уроковъ и потому долженъ былъ прибѣгнуть къ авторитету исторіи. Я хотѣлъ, чтобы заимствованнымъ мною изъ нея примѣрамъ было легко и пріятно подражать и потому къ нимъ необходимо было примѣшать идеальные и романтическіе элементы. Мысли людей стоятъ часто гораздо больше чѣмъ ихъ дѣла, а хорошіе романы—лучше человѣческаго рода (Послѣдняя фраза до того странна, что Талейранъ тутъ, очевидно, что-нибудь перепуталъ).
- Но знаете ли вы, до чего доводять писатели, проповъдующіе добродътель только въ вымышленных сюжетахъ? Люди начинають думать, что добродътель одна химера. Исторія была часто оклеветана самими историками.

Разговоръ прервалъ прівздъ курьера изъ Парижа и бесвда возобновилась только черезъ нъсколько дней, на балу. Наполеонъ высказалъ свое мивніе о трагедіяхъ.

— На хорошую трагедію надо смотр'єть, какъ на лучшую школу, достойную передовыхъ людей. Съ изв'єстной точки зр'єнія трагедія выше исторіи. Лучшая исторія производить меньше эфекта. Читатель трогается очень слабо; зрители, собранные вм'єсть, получають бол'є сильное впечатл'єніе и бол'є продолжительное. Ув'єряю васъ, что историкъ, котораго вы постоянно цитируете, Тацить, ничему не научилъ меня. Знаете ли вы другого, бол'є великаго, но часто и бол'є несправедливаго обличителя челов'єчества? Въ самыхъ про-

- стыхъ фактахъ онъ видитъ преступные замыслы; всё императоры у него образцовые злодей. Его «Летопись» не исторія имперіи, но перечень жалобъ Рима. У него только одни обвиненія, обвиняемые и люди, вскрывающіе себё жилы въ ваннахъ. Онъ постоянно толкуетъ о доносахъ и самъ является величайшимъ доносчикомъ. И какой темный языкъ! Я не большой латинистъ, но темнота слога Тацита видна въ десяткъ французскихъ и итальянскихъ переводовъ, какіе я перечиталъ, и она составляетъ свойство его изложенія: онъ не могъ выражаться иначе. Его хвалятъ за то, что онъ внушаетъ страхъ тиранамъ, пугая ихъ народомъ—и это большое зло для самихъ народовъ. Правда ли это, г. Виландъ?.. Но мы собрались здъсь, впрочемъ, не для того, чтобы говорить о Тацитъ. Посмотрите, какъ императоръ Александръ прекрасно танцуетъ.
- Я не знаю, зачёмъ мы здёсь, отвёчалъ Виландъ, —но знаю, что ваше величество дёлаете меня счастливымъ въ эту минуту. Послё вашихъ словъ, я вижу въ васъ не обладателя троновъ, а литератора, и знаю, что вы не пренебрегаете этимъ званіемъ. Отправляясь въ Египетъ, вы подписывали ваши письма: Бонапарте, членъ института и главнокомандующій арміею. Позвольте же мнё отвёчать вамъ, какъ литератору и вступиться за Тацита. Сознаюсь, что главная цёль его—наказать тирановъ, но если онъ обличаетъ ихъ, то не для того, чтобы поднять противъ нихъ ихъ рабовъ, которые возмутившись только мёняли тирановъ. Онъ обличаетъ ихъ передъ судомъ вёковъ и человёчества. Но родъ человёческій испыталь уже довольно несчастій, чтобы окрёпнуть въ своихъ сужденіяхъ, а не увлекаться только страстями.
- Это же говорять и философы, но я нигдъ не вижу ни силы, ни твердости въ сужденіяхъ.
- У Тацита еще недавно образовался кругъ читателей и это большой шагъ впередъ въ развитіи человъчества. Академіи и университеты, какъ слуги деспотизма, были незнакомы съ Тацитомъ въ теченіе долгихъ въковъ. Только со временъ Расина, назвавшаго историка величайшимъ живописцемъ древности, поняли, что это дъйствительная правда. Вы говорите, что Тацить рисуеть только доносчиковъ, убійцъ и злодвевъ, но въдь ими и была наполнена римская имперія, изображаемая историкомъ, управляемая чудовищами. Титъ Ливій описываеть побъды имперіи, слъдя за римскими легіонами, Тапитъ долженъ былъ ограничиться Римомъ, потому что въ его время исторія сосредоточивалась въ одномъ этомъ городъ. Только у Тадита и можно изучить эту несчастную эпоху, когда народъ и ихъ властители, руководимые совершенно противоположными идеями и стремленіями, жили боясь другь друга. Понятно, что въ такую эпоху смерть, приносимая центуріонами и палачами, дълалась обыденнымъ явленіемъ. Светоній и Діонъ Кассій разсказывають больше злодійствь, чімь Тацить, но пере-

дають ихъ вялымъ языкомъ, тогда какъ энергія Тацита производить впечативніе. Онъ, однако, не безпощаденъ, какъ правосудіе, и если видить гдв признакъ добра, даже въ чудовищное правленіе Тиверія, выставляеть это на видъ. Онъ даже хвалить идіота Клавдія, сдвлавшагося животнымъ отъ распутства. Съ одинаковымъ безпристрастіемъ историкъ относится къ республикъ и имперіи, къ гражданамъ и правителямъ. Правда, онъ относится съ большимъ сочувствіемъ къ Бруту, Кассію, Кодру, но отдаеть справедливость и императорамъ, умѣвшимъ соединить свободу съ властью.

— Съ вами трудно спорить, г. Виландъ, и мнѣ кажется вы знали, что я не люблю Тацита. Вамъ, вѣроятно, говорилъ объ этомъ г. Мюллеръ въ Берлинѣ. Но я не считаю себя побѣжденнымъ, и мы еще возобновимъ этотъ разговоръ. У меня есть много доказательствъ, что Тацитъ недостаточно входитъ въ изслѣдованіе причинъ и поводовъ историческихъ событій, не взвѣшиваетъ поступковъ, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ для того, чтобы представить ихъ на судъ потомства, которое должно оцѣнивать людей и правительства, согласно съ идеями ихъ времени и обстоятельствами, среди которыхъ они жили.

Эту длинную бесёду слышали многіе изъ бывшихъ на балу, ее записали многіе и, переданная Талейрану въ копіи, она сохранилась въ литературныхъ архивахъ Веймара. Поэтому ей можно повёрить и она рисуетъ критическіе взгляды Наполеона, желавшаго блеснуть передъ нёмецкими учеными своимъ умомъ и начитанностью. Въ день своего отъёзда изъ Эрфурта, на прощальномъ пріемѣ, онъ былъ окруженъ веймарскими академиками и принцами; у послёднихъ онъ разбилъ арміи, отнялъ часть владѣній, и ни одинъ изъ нихъ не осмѣлился обратиться къ нему съ какоюнибудь просьбой; всё заботились только о томъ, чтобы онъ замѣтилъ ихъ, уѣзжая. «Столько открытой низости осталось безъ награды». Императоръ обратился не къ принцамъ, а къ ученымъ, спросилъ: много ли въ Германіи идеологовъ и на утвердительный отвѣтъ сказалъ:

— Жалъю объ васъ, у меня ихъ не мало и въ Парижъ: это мечтатели и очень опасные; они всъ скрытые матеріалисты и даже очень плохо скрытые. Философы мучаютъ себя, придумывая всякія системы, и не найдутъ ничего лучше христіанства, которое примиряетъ человъка съ самимъ собою и въ то же время укръпляетъ общественный порядокъ и спокойствіе въ государствахъ. Идеологи хотятъ разрушить всъ иллюзіи, а въкъ иллюзій, какъ для народовъ, такъ и для частныхъ лицъ—въкъ счастія. Оставляя васъ, надъюсь, что вы сохраните обо мнъ добрую память.

Съ русскимъ императоромъ Наполеонъ простился еще прежде и въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Онъ поручилъ Талейрану

узнать мненіе Александра относительно брака съ его сестрой. такъ какъ вопросъ о разводъ съ Жозефиною былъ уже ръшенъ. Александръ самъ повхалъ къ своему другу и сказалъ ему: «если бы это зависъло только отъ меня, я бы охотно далъ свое согласіе, но его было бы недостаточно: моя мать сохранила надъ своими дочерями власть, которую я не могу оспоривать. Я могу попытаться направить ее согласно съ моими намфреніями, и она, вфроятно, согласится съ ними, но не могу, однако, отвъчать за это». Друзья разстались для того, чтобы черезъ четыре года встрётиться непримиримыми врагами на поляхъ сраженій. Исторія знаеть также. на чьей сторонъ болъе вины въ разрывъ этой дружбы, которая спасла бы французскую имперію и ея императора. Близорукій Талейранъ употребляль всё усилія, чтобы разорвать эту дружбу. «Признаюсь, говорить онъ: я быль испугань для Европы болье тъснымъ союзомъ Франціи съ Россіей». Дипломать и туть, по крайней мъръ на словахъ, заботился болъе всего о Европъ. Объ ней только и думала всегда эта международная наука, въ ущербъ интересамъ своего отечества.

Съ 1809 года Талейранъ ръшился «не принимать участія ни въ чемъ, что дълаетъ Наполеонъ, но долженъ былъ придать своему образу жизни видъ равнодушія и бездействія, чтобы не возбуждать въчныхъ подозръній. Не служить ему — значило уже подвергать себя опасностямъ. Не разъ онъ дълалъ мнъ сильныя сцены; ненависть, высказываемая имъ ко мнъ, вредила больше ему, чъмъ мнъ. Казалось, онъ самъ старался разрушить все хорошее, что спълаль, и никакъ не могь согласить своихъ поступковъ съ европейскими интересами. Онъ оскорбилъ въ одно время и государей и народы». Континентальная система раздражала всъ кабинеты. Самыя побъды не укръпляли могущество императора. Ваграмъ послужилъ только къ тому, чтобы требовать у Австріи руки эрцгерцогини, и въ дълъ развода всъ видъли только удовлетворение тщеславія императора, а не укръпленіе имперіи. На совъть въ январъ 1810 года Талейранъ стоялъ за брачный союзъ съ Австріею, и Наполеонъ, потерявъ надежду получить руку русской великой княжны, отправиль въ Въну князя Ваграмскаго, Бертье, обручиться какъ представителя императора съ Маріей Луизой. И въ то время, когла задпы пущекъ извъстили Парижъ объ этомъ событіи, франпузскій посланникъ въ Вънъ писалъ, что условія договора съ Австріей строго выполнены и стены Вены взорваны. Какую же увъренность могла имъть Европа въ миръ и спокойствии, послъ того, какъ Наполеонъ поступилъ подобнымъ образомъ съ своимъ тестемъ, а на тронъ Испаніи, Неаполя, Голандіи, Вестфаліи, Швеціи, сажаль своихь братьевь и маршаловь? Но и съ ними онъ обращался такъ, что всъ они поднимались противъ него. Исторію этихъ отношеній Талейранъ разсказываеть довольно подробно въ

шестой части «Записокъ», останавливаясь особенно на отношеніяхъ Наполеона къ папъ и римскому вопросу. Седьмая часть носить названіе: «Паденіе имперіи и реставрація» (1813—1814). Талейранъ очень серьезно разсуждаетъ о томъ, что Наполеонъ еще въ 1807 году могь устроить въ Европъ прочную организацію и «политическое равновъсіе», объединивъ Италію подъ управленіемъ баварскаго дома, расширивъ Австрію до предъловъ Дуная и бранденбургскихъ владеній и возстановивъ Польшу подъ властью Саксоніи. Хорошо было бы это равнов'єсіе! И почему баварскіе н'ємцыбыли пригоднее въ роли итальянскихъ правителей, чемъ немцы австрійскіе? Отчего Австрія, захвативь балканскихъ славянъ, сдівлалась бы болье прочною имперіей? Саксонскіе короли были уже въ Польшъ, но что же внесли въ нее, кромъ еще большаго распаденія всёхъ устоевъ. Все это ясно для всякаго не дипломата, но тонкіе политики, толкующіе о несчастномъ равнов'єсіи, и посл' Талейрана продолжають сочинять подобныя же международныя комбинаціи въ виду высшихъ соображеній. Онъ правъ только говоря, что Наполеонъ, «одаренный высокимъ умомъ, не понялъ въ чемъ состоитъ настоящая слава. Моральная сила его была слишкомъ мелка и ничтожна. Онъ не могъ переносить съ умъренностью — своего величія, съ достоинствомъ — своего паденія. Недостатокъ въ немъ моральной силы быль несчастіемъ для Европы и для него самого». Талейранъ находить, и весьма основательно, что императоръ еще въ 1812 году могъ бы заключить выгодный для Франціи миръ, даже въ 1813 году на прагскомъ конгресѣ и въ 1814 на шатильонскомъ. Но когда союзники вступили въ Парижъ, Талейранъ болъе всего содъйствовалъ воцаренію Людовика XVIII. Александръ остановился въ домъ дипломата и спрашивалъ ero: «какъ могу я убъдиться, что Франція желаеть возвращенія Бурбоновь ? Талейранъ созвалъ сенать и убъдилъ сенаторовъ подписать декреть о низвержении Наполеона и о возстановленіи Бурбоновъ съ конституціонными гарантіями. «Императоръ Александръ былъ пораженъ, увидя въ спискъ сенаторовъ, требовавшихъ возвращенія Бурбоновъ, такихъ лицъ, которыя вотировали казнь Людовика XVI».

Историкъ реставраціи, Волабель, говорить, что Метернихъ и Несельроде получили отъ Людовика XVIII по мильону франковъ. Сколько получилъ Талейранъ—объ этомъ онъ не говоритъ ни слова, но за то подробно разсказываетъ, какъ въ нѣсколько часовъ была уничтожена имперія и въ нѣсколько дней устроилось королевство. Въ запискахъ помѣщены всѣ прокламаціи, трактаты, мирные и другіе договоры, письма, инструкціи. Все это—сырой матеріалъ, большею частью извѣстный уже по другимъ источникамъ, бывшій, можетъ быть, новостью въ то время когда писались мемуары, но не черезъ 50 лѣтъ послѣ ихъ составленія. Перечитывать все это

теперь скучно и безполезно. Бакуръ дѣлаетъ не мало примѣчаній къ этимъ документамъ, проситъ нѣкоторыхъ объясненій у Несельроде и любезно получаетъ ихъ, увѣряетъ даже, что сравнивалъ нѣкоторые изъ нихъ съ подлинниками, какъ письмо Талейрана къ Александру I, 1814 года (свѣрялъ въ 1857 году). Но о 1813 годѣ говорится очень мало, а о 1812 почти не одного слова. Что же дѣлалъ великій дипломатъ во время всего похода въ Россію, о которомъ онъ не считаетъ нужнымъ сообщить что-нибудь своимъ читателямъ? Отчего такой огромный и замѣтный пробѣлъ, не оговоренный издателемъ?

#### VIII.

Последняя, восьмая часть, второго тома «Записокъ» посвящена вънскому конгресу, но и объ этой, лучшей поръ своей политической дъятельности, авторъ говорить мало новаго и интереснаго. Онъ приписываеть своему вліянію уничтоженіе враждебнаго отношенія къ Франціи державъ, собравшихся на конгресъ, и это отчасти справелливо. На первомъ же частномъ засъданіи комисій онъ настояль на томь, чтобы державы не называли себя болье «союзниками». «Союзниками противъ кого? говорилъ онъ: противъ Наполеона, но онъ на островъ Эльбъ; противъ Франціи? но съ нею заключенъ миръ; противъ Людовика XVIII? но его подпись стоитъ на ряду съ подписью другихъ государей подъ условіями этого мира. Между встми державами Франція одна не желаеть и не требуеть себъ отъ конгреса ничего, кромъ исполненія этихъ условій». 21-го января 1815 года, Талейранъ пригласилъ также всъ державы, не сдёлавшія ровно ничего для спасенія Людовика XVI, на торжественную панихиду по этомъ несчастномъ кородъ. Поздній долгъ его памяти отдали всё монархи и всё выдающіяся лица, бывшія въ Вънъ. Прежде всего конгресъ занялся положениемъ Саксонии, которую еще недавно «союзники» объщали отдать Пруссіи. Закулисная исторія переговоровь объ этомъ королевстві очень любопытна, но именно о закулисной сторон всъхъ вънскихъ интригъ Талейранъ говоритъ очень мало и только въ примъчаніи упоминаеть о союзъ, заключенномъ Франціей, Англіею и Австріей противъ Пруссіи, претензіи которой поддерживала Россія. Новые «союзники» обязались выставить полуторастатысячную армію противъ этихъ державъ и убъдили короля саксонскаго сдълать уступочку Пруссіи, отръзавъ отъ Саксоніи верхніе и нижніе Лужичи, почти всю Миснію и Турингію съ городами Торгау и Виттенбергомъ. Затемъ Пруссія удержала отъ герпогства Варшавскаго всѣ бывшія уже въ ея владъніи мъстности, а Австрія возвратила себъ всъ галицкіе округи, отдёленные отъ нея въ 1809 году. О возстановленіи трона Фердинанда IV въ Неаполъ, объ эпохъ Ста дней въ «Запискахъ» гово-

рится очень мало, за то пом'вщена вся кореспонденція Талейрана съ Людовикомъ XVIII изъ Въны. Теперь она не составляеть также новости, такъ какъ издана уже Палленомъ въ отдъльномъ томъ. но любопытно, что и туть самъ авторъ «Записокъ», или Бакуръ. передълали, неизвъстно съ какою цълью, многія письма, выбросили изъ нихъ ни для кого необидныя мъста, и Брольи по крайней мъръ добросовъстно привель всъ эти варіанты. Для насъ интересны письма, въ которыхъ Талейранъ говориль объ аудіенціяхъ у Александра, но и тутъ кто поручится за точность всёхъ фразъ, приводимыхъ въ «Запискахъ»? Если императоръ могъ назвать короля саксонскаго измённикомъ, то едва ли дипломатъ могъ отвёчать ему и еще «съ особеннымъ выраженіемъ», какъ онъ замъчаеть: «государь, название измъника никогда не можеть быть дано королю, и весьма важно, чтобы оно никогда не могло быть дано ему». Любопытно, что отстаивая сохранение независимости Саксоніи, Людовикъ XVIII въ письмъ къ Талейрану приводитъ въ примъръ Карла XII и говорить: «Казнь Паткуля доказываеть, какъ этотъ мстительный король, мало уважавшій народныя права, покорившій почти всв владенія Августа III, отняль у него Польшу, но не считаль себя въ правъ коснуться Саксоніи».

Кореспонденція заканчивается 1814 годомъ, въ приложеніи помъщенъ договоръ 3-го января 1815 года между Франціей, Австріей и Англіей противъ Россіи и Пруссіи. Бакуръ, говорить, что Наполеонъ, вернувшись съ Эльбы, нашелъ этотъ документъ въ Тюльери. въ столъ Людовика XVIII, и послалъ его къ Александру съ чиновникомъ русскаго посольства Бутякинымъ, оставшимся еще въ Парижъ. Александръ, получивъ договоръ въ началъ апръля 1815 года, показалъ его Метернику, но успокоилъ сконфуженнаго министра тъмъ, что теперь не время говорить объ этомъ, а прежде всего «нужно уничтожить общаго врага, опаснаго и хитраго, приславшаго мить этотъ документъ». Но императоръ ни слова не сказалъ Талейрану, хотя могъ бы спросить его: на сколько заключение тайнаго союза противъ Россіи согласуется съ увъреніями французскаго министра въ преданности и поклоненіи русскому императору. Русское посольство въ Парижъ перестало только поддерживать интересы Франціи, до тъхъ поръ пока въ управленіе кабинетомъ вступиль герцогь Ришелье. И Александру скоро пришлось разочароваться въ двуличномъ дипломатъ, какъ разочаровались въ немъ всъ, кто имъль съ нимъ дъло. Но по крайней мъръ въ своихъ «Запискахъ, онъ не иначе отзывается о русскомъ императоръ, какъ съ полнымъ уваженіемъ, хоть и обманываетъ его. Людовикъ XVIII уже въ концъ 1815 года котълъ запретить ему пріъздъ ко двору и только Ришелье отговориль короля отъ этой крайней мъры, но во всё остальныя 15 леть царствованія Бурбоновъ Талейранъ не имълъ никакого значенія и только интриговаль противъ нихъ, заи-

13

скивая расположение орлеанской фамилии. Наполеонъ искренно ненавидълъ его и върноподданный министръ отвъчалъ ему тъмъ же, не обвиняя прямо императора въ сумасбродныхъ поступкахъ, но передавая сцены, изъ которыхъ видно, что Наполеонъ неръдко дъйствоваль не логично. Дипломать не называеть его полупомъшаннымъ, какъ это дълаетъ Ломброзо и новъйшая школа исихокриминалистовъ, но приводитъ данныя, явно доказывающія въ нъкоторыхъ случаяхъ ненормальное состояние императора, его непом'трное самомните и тщеславіе. Таковы вст отношенія его къ напъ Пію VII. Въ 1814 году онъ могъ еще сказать, увлеченный самолюбіемъ: «если никто не хочеть драться, я не могу вести войну одинъ; но если нація хочеть мира съ прежними границами страны, я скажу ей: ищите другого, кто бы управляль вами, я слишкомъ великъ для васъ». Но въ доказательство нелогичности императора, Талейранъ приводитъ непостижимую сцену его съ католическими прелатами, въ 1811 году. Соборъ епископовъ, созванный въ Парижъ для устройства церковныхъ дёлъ, принесъ обычную присягу, составляющую сущность ученія римско-католической церкви: «обязуюсь точнымъ послушаніемъ римскому первосвященнику, наслъднику св. Петра, главъ апостоловъ и намъстнику Іисуса Христа». На другой же день послъ перваго засъданія, описаніе котораго явилось въ «Монитеръ», Наполеонъ потребовалъ къ себъ турскаго архіепископа, трехъ епископовъ и своего дядю кардинала Феша. На послъдняго напустился онъ прежде всего:

— По какому праву приняли вы на себя титулъ примаса Галліи? Что за смѣшная претензія! И еще безъ моего разрѣшенія. Но хитрость вашу легко разгадать: вы хотѣли возвеличить себя, чтобы обратить на себя вниманіе и подготовить публику къ еще большему величію вашему въ будущемъ. Пользуясь родствомъ вашимъ съ моею матерью, вы стараетесь заставить всѣхъ думать, что я хочу сдѣлать изъ васъ современемъ главу церкви: такъ какъ никому не придетъ въ голову, чтобы вы могли имѣть дерзость безъ моего согласія принять титулъ примаса Галліи. Европа подумаеть, что я захотѣлъ приготовить ее къ тому, чтобы она видѣла въ васъ будущаго папу. Хорошъ папа, нечего сказать!.. Этимъ новымъ титуломъ вы хотите напугать Пія VII и сдѣлать его еще болѣе несговорчивымъ.

Эту выходку Талейранъ имълъ право назвать дикою грубостью (brutale grossièreté). Кардиналъ, не смотря на его тщедушную фигуру и вульгарныя манеры, напоминавшія его прежнее ремесло корсара 93—95-ыхъ годовъ, отвъчалъ, съ достоинствомъ, что свой историческій титуль онъ долженъ былъ выставить въ протоколъ собора, какъ членъ римской церкви, что кромъ того были еще примасы Аквитаніи и Нейстріи. Никогда не слыхавшій объ этомъ императоръ обратился къ нантскому епископу съ вопросомъ: правда ли это? и на утвердительный отвътъ началъ называть членовъ

собора измънниками, за то что они смъли присягать папъ въ повиновеніи, «такъ какъ приносить двё присяги въ верности двумъ разнымъ государямъ и еще враждебнымъ между собою-значитъ быть изменникомъ». Тогда прелаты стали объяснять ему свои теологическія права и доказывать, что онь ділаеть даже филологическія натяжки, смітивая послушаніе (obédience) папіт съ повиновеніемъ (obéissance). Расходившійся императоръ не хотыть ничего слышать и болталь чуть не цълый часъ самыя непослъдовательныя фразы. «Вы хотите, господа, - кричаль онь, - третировать меня, какъ Людовика-простодушнаго. Вы смъщиваете отца съ сыномъ, забываете что должны видъть во мнъ Карла Великаго. Да, я Карлъ Великій!» И эту фразу онъ повторялъ каждую минуту до того, что архіепископъ, чтобы прекратить непріятную сцену. попросилъ у него личной аудіенціи и ушель за нимъ въ его кабинетъ. Въ такихъ выходкахъ дъйствительно есть что-то психопатическое, и Наполеонъ не стъснялся повторять ихъ при каждомъ случать, затрогивающемъ его тщеславіе. Болтать безъ конца, неизследовавъ дела, и кричать безъ толку на всякаго, кемъ онъ недоволенъ, вошло у него до того въ привычку, что всв избъгали личныхъ съ нимъ объясненій. Нетерпимость къ чужимъ мибніямъ, увбренность въ своемъ превосходствъ по всъмъ вопросамъ, ръзкость пріемовъ, грубый тонъ, унижали не только званіе императора, но и достоинство человѣка.

Разоблаченіе антипатичныхъ сторонъ въ характерѣ Наполеона можно отнести къ выдающимся чертамъ «Записокъ», но другихъ интересныхъ сторонъ въ нихъ немного. О самомъ себѣ авторъ, еще менѣе симпатичный, умалчиваетъ систематически. О томъ, что онъ былъ епископомъ, онъ говоритъ слова два и ни одного о томъ, что былъ женатъ. О послѣднемъ обстоятельствѣ не упоминаютъ даже многіе изъ его біографовъ, а между тѣмъ жена его была довольно любопытной личностью, о которой мы скажемъ нѣсколько словъ, закрывая съ полнѣйшимъ равнодушіемъ и разочарованіемъ «Записки» дипломата, какъ это дѣлаютъ критики всѣхъ серьезныхъ журналовъ, не исключая англійскихъ.

Въ Пондишери, въ началъ семидесятыхъ годовъ прошлаго стольтія, жилъ капитанъ надъ портомъ Ворлей. У него была дочь, которую онъ выдаль 16-ти лътъ за швейцарца Гранда, имъвшаго торговыя дъла въ Шандернагоръ и Калькутъ. Въ послъднемъ городъ г-жа Грандъ познакомилась съ Филиппомъ Френсисъ, воевавшимъ съ губернаторомъ Индіи Гастингсомъ и писавшимъ знаменитые памфлеты подъ названіемъ «Письма Юніуса». Френсисъ увърялъ, что питаетъ къ хорошенькой индіанкъ самыя платоническія чувства, но мужъ ея устроилъ западню и поймалъ на мъстъ свиданія писателя и члена бенгальскаго совъта. Судъ приговориль его къ уплатъ 50,000 рупій оскорбленному супругу. Купленное

такою крупною ценою счастье, казалось бы, должно быть продолжительнымъ, но не прошло и года, какъ индіанкъ захотълось увидъть Европу и она бросила отечество съ услуждивымъ попутчикомъ, и оставила Френсиса одного собирать противъ Гастингса обвинительные документы, которые онъ пересылалъ своему другу Борке. Похожденія г-жи Грандъ въ Европъ были такъ многочисленны и разнообразны, что нътъ возможности и прослъдить за ними. Въ Парижъ она прібхала изъ Ангіи во время Директоріи, черезъ нъсколько дней послъ назначения Талерайна министромъ иностранныхъ дёлъ. У прівзжей были неважныя порученія отъ лондонскихъ эмигрантовъ къ ихъ парижскимъ друзьямъ, но полиція узнала все-таки объ этихъ визитахъ и г-жъ Грандъ угрожали непріятности и допросы. Тогда она ръшилась искать покровительства министра и отправилась къ нему однажды поздно вечеромъ, зная, что утро его занято государственными дълами. Она добилась свиданія съ нимъ подъ предлогомъ сообщенія важныхъ свъдъній объ эмиграціи въ Лондонъ и кончила тъмъ, что ее высылають изъ Парижа и она боится вернуться на свою квартиру, гдъ ее можетъ арестовать полиція. Бълокурая красавица такъ заинтересовала министра, что онъ предложиль ей убъжище въ своемъ отелъ, изъ котораго она уже больше не выходила. Тогдашние нравы допускали подобныя открытыя связи. Но когда Наполеонъ захватиль власть въ свои руки, имъ овладела страсть — женить всёхъ своихъ приближенныхъ и Талейрану было объявлено, что если онъ хочетъ сохранить свое мъсто и расположение императора, то долженъ жениться. Бывшій отёнскій епископъ не прочь быль лишній разъ нарушить свои духовные объты, но для этого слъдовало устранить еще одно маленькое препятствіе: мужъ г-жи Грандъ быль живъ, даже прібхалъ въ Парижъ, узнавъ о блестящемъ положеніи своей супруги и заговориль что-то о своихъ правахъ надъ ней, конечно съ цёлью получить за нихъ порядочное отступное. Надобно было прежде разводить супруговъ и дать супругу такое мъсто, на которомъ онъ не возобновиль бы болье своихъ неумъстныхъ претензій. Министръ иностранныхъ дъль нашелъ средство устроить это безъ ущерба для своего кармана и для финансовъ своего отечества. Онъ назначилъ Гранда членомъ правленія колонією Мыса Поброй Напежлы въ батавской республикъ. присоединенной къ Франціи. Это навсегда избавило министра отъ докучнаго супруга. По свидетельству всёхъ знавшихъ г-ну Талейранъ, она отличалась столько же... наивностью, какъ и красотою. Талейранъ, сознавая недальновидность своей жены, говорилъ, что умная жена можеть компрометировать своего мужа, а глупая компрометируеть только себя. Онъ пригласиль однажды объдать извъстнаго путешественника Денона и посовътовалъ женъ познакомиться съ книгою гостя, чтобы поддерживать за столомъ разго-

воръ о приключеніяхъ приглашеннаго. Жена смішала Денона съ Дефо, прочла Робинзона Крузо и начала, при многочисленныхъ гостяхъ, разспрашивать Денона за объдомъ о томъ, какъ онъ проводиль время на своемъ островъ и что сдълалось съ его слугою Пятницею. Наивность не мъшала ей, однако, взять съ генуэзскихъ купцовъ взятку въ 400,000 франковъ за исходатайствование у мужа какихъ-то привилегій. Говорять, что узнавь объ этомъ, Наполеонъ позволиль ей явиться ко двору только одинь разъ, чтобы констатировать свое право на придворные пріемы, но затёмъ не появляться болбе въ Тюльери. Немилость Наполеона объясняли еще и тъмъ, что когда онъ, еще бывъ первымъ консуломъ, началъ говорить ей, что сдълавшись госпожею Талейранъ, она, конечно, забудеть о легкомысленных поступках госпожи Грандъ, она отвъчана также наивно, что въ этомъ случав она употребитъ всв усилія, чтобы следовать примеру гражданки Бонапарте. Но любопытнее всего то, что въ то время, когда имперія принудила Талейрана жениться, реставрація заставила его развестись съ женою. Не смотря на папское бреве, избавлявшее министра отъ всъхъ его духовныхъ обязанностей, бывшаго епископа считали все-таки, при набожномъ дворъ Людовика XVIII, женатымъ священникомъ. и это оскорбляло деликатную совъсть царедворцевъ. Талейрана заставили разойтись съ своею женою, въ то же время когда Шатобріану приказали сойтить съ давно оставленной имъ законной подругой жизни. Это дало поводъ къ следующей эпиграме:

- «Вотъ вамъ и нравственность!—вздыхалъ Шатобріанъ,— «Я долженъ взять къ себъ опять свою супругу!»
- «Да здравствуетъ мораль! отвътилъ Талейранъ:
- «Сдамъ наконецъ и я другимъ свою подругу».

Дипломать назначиль содержаніе своей женѣ въ 60,000 ливровь, но съ условіемь, чтобы она жила въ Англіи и не прівзжала въ Парижъ безь его согласія. Она уѣхала, но года черезь два вернулась, не испрашивая ни чьихъ разрѣшеній. Король съ насмѣшливымъ участіемъ спросилъ бывшаго министра: правда ли, что его бывшая жена явилась опять въ Парижъ. — Совершенная правда, отвѣчалъ Талейранъ: надобно же, чтобы и у меня было свое «возвращеніе съ Эльбы». Разведенная супруга поселилась въ Отейлѣ съ своей компаньонкой, старой графиней, сопровождавшей ее на прогулкахъ, но на почтительномъ разстояніи: бывшая жена министра считала себя выше аристократокъ стараго режима. Она умерла въ Отейлѣ за три года до смерти Талейрана.

Когда учреждали палату перовь, въ защиту ея говорили, что въ ней засъдаютъ люди съ совъстью. — «Это несомнънно, — замътилъ Талейранъ: — у иныхъ изъ нихъ даже по двъ совъсти». Сколько же совъстей было у самого Талейрана? «Льстецъ всякаго счастья, поклонникъ всякой блестящей судьбы, онъ служилъ только

сильнымъ, -- говоритъ Ламартинъ, -- но презиралъ неумълыхъ и покидаль несчастныхь. Эта система поддерживала его въ теченіе полвъка и онъ безопасно выплывалъ изъ всъхъ крушеній, выходилъ невредимымъ изо всъхъ развалинъ. Его равнодушіе ко всему ставило его выше шаткости всъхъ событій, но это не было настоящимъ величіемъ духа. Это презрительное отношеніе къ событіямъ должно начаться съ отреченія оть самого себя, такъ какъ для того, чтобы оставаться безпристрастнымъ во всёхъ переменахъ счастія, надо чтобы человъкъ отказался оть двухъ вещей, составляющихъ достоинство характера и святость интелигенціи: отъ твердости своихъ привязанностей и искренности своихъ убъжденій, то есть отъ лучшихъ сторонъ своего сердца и своего ума. Служить всъмъ идеямъ-значить не върить ни въ одну изъ нихъ». Сент-Бёвъ называетъ Талейрана вторымъ, нъсколько исправленнымъ и очищеннымъ, изданіемъ абата Дюбуа. Во всякомъ случать, этотъ любопытный типъ государственнаго дъятеля конца прошлаго въка остается такимъ же неизмѣнившимся типомъ и въ концѣ нынѣшняго въка. Метерниховъ въ современной европейской дипломатіи стало все-таки меньше, но Талейрановъ хоть и не такихъ крупныхъ, какъ ихъ первообразъ-сколько угодно.

Вл. Зотовъ.





### КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

#### Николай Владиміровичъ Станкевичъ. Москва. 1890.

АГЛАВІЕ этой книги совсёмъ не соотвётствуеть ея содержанію: это не біографія Станкевича и не литературная характеристика его, а сборникъ его сочиненій, заключающій въ себё около 40 стихотвореній, одной «фантазіи» въ стихахъ, двухъ филосовскихъ статей, одного отрывка изъ пов'єсти, эскиза подъ названіемъ «Три художника»—почти все, что осталось отъ знаменитаго юноши. Читая ихъ, еще разъ уб'єждаешься, что не литературными

трудами получилъ Станкевичъ свое вліяніе и значеніе, а своей высоко-нравственной, гуманной и глубокообразованной натурой, своей «небесной», какъ ее навывали, личностью.

О Станкевичѣ писали многіе. Уже Бѣлинскій въ біографіи Кольцова (при изданіи его стихотвореній въ 1846) говорить: «Служь о самородномъ талантѣ Кольцова дошель до одного молодого человѣка, одного изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходять иногда и въ общество изъ тѣснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ...» 1). Другой дѣятель 40-хъ и 50-хъ годовъ, знаменитый Т. Н. Грановскій, писалъ къ Я. М. Невѣрову, когда умеръ Станкевичъ: «Я еще не опомнился отъ перваго удара. Настоящее горе еще не трогало меня; боюсь его впереди. Теперь все еще не вѣрю въ возможность потери— только иногда сжимается сердце... Онъ унесъ съ собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ быть, кромѣ меня, никто не знаетъ.

<sup>1)</sup> Соч. Бълинскаго изд. 1862 г., т. XII, стр. 97.

Страшно подумать о его смерти...» 1). Третій знаменитый современникъ говорить тоже въ своихъ воспоминаніяхъ: Станкевичъ... «на каждомъ шагу встрѣчаль удивительныхъ людей, умѣлъ ихъ встрѣчать, и каждый, подѣлившійся его думою, оставался на всю жизнь страстнымъ другомъ его и каждому своимъ вліяніемъ онъ сдѣлалъ или огромную пользу или облегчилъ ношу» 2). Анненковъ написалъ о Станковичѣ цѣлую книгу; послѣдняя вызвала статью Добролюбова, много страницъ посвящено Станкевичу А. Н. Пыпинымъ въ біографіи Бѣлинскаго и «Характеристикахъ литературныхъ мнѣній» и А. М. Скабичевскимъ въ «Очеркахъ умственнаго развитія русскаго общества»... Можетъ быть не лишнимъ будетъ поэтому, а также принявъ во вниманіе слова Пушкина: «мы лѣнивы и не любопытны», по поводу настоящей книги напомнить нѣсколько читателямъ жизнь Станкевича, тѣмъ болѣе, что издатель книги не счелъ нужнымъ сдѣлать это.

Сынъ богатаго воронежскаго помѣщика, Н. В. Станкевичъ (род. въ 1813 году) до десяти лътъ воспитывался въ деревит, на свободъ, и былъ «enfant terrible» для своихъ нянекъ, дядекъ и проч. За то, говоритъ Анненковъ, «мелкихъ пороковъ, скрытности, притворства, лжи и лицемърія, онъ никогда не зналъ, благодаря своему воспитанію, которое не считало шалости, иногда даже и очень бойкія, тяжкимъ, неоплатнымъ преступленіемъ». Нынъ на это дъло смотрять не такъ... Десяти лъть мальчика стали посылать въ Острогожское убздное училище, гдб на равной ногъ воспитывались одинаково дъти всъхъ сословій: это, конечно, благотворно повліяло на мальчика: онъ привыкъ къ товарищеской общительности, къ нему не прививались сословные предразсудки. Поступивъ черевъ два года въ воронежскій благородный пансіонъ, онъ прочель всёхъ (тогдашнихъ) русскихъ классиковъ, полюбилъ поэзію и самъ началъ писать стихи. Въ 1830 году онъ выдержаль экзамень на словесный факультеть Московскаго университета и поселился у знаменитаго профессора М. Г. Павлова, скоро открывшаго пансіонъ «на основаніяхъ строго обдуманной системы воспитанія» (Анненковъ, стр. 23). Въ первые два года Станкевичъ основательно выучился нѣмецкому языку; поэзія нёмецкая сдёлалась не только «родникомъ эстетическихъ впечатлівній», она сділалась, вмісті съ тімь, міриломь, на которое прикидываль онь всю жизнь и собственное свое нравственное достоинство», она «возбудила къ деятельности всё умственныя его силы»; Шиллеръ и Гете наполнили его умъ «множествомъ вопросовъ, привели его въ неизъяснимое напряженіе... зажли первый слабый світочь, который должень быль оть размышленія, чтенія и науки развиться впоследствіи до силы и степени върнаго нравственнаго свътила», такъ какъ «эстетическое наслажденіе обязываетъ, какъ и всякое другое» (ib. 25, 26, 27, 29). Лекціи Павлова и молодого тогда Надеждина имъли огромное значение для Станкевича.

Здёсь же, въ университеть, и образовался знаменитый «кружокъ Станкевича», состоявшій изъ Белинскаго, А. П. Ефремова, поэта-мистика Клюшникова (—е—), В. Красова, К. Аксакова; однимъ изъ самыхъ близкихъ къ Станкевичу людей былъ также Я. М. Неверовъ; потомъ—переводчикъ

<sup>1) «</sup>Николай Влад. Станкевичъ» П. В. Анненкова. М., 1857 г. Стр. 234. Ср. также письмо Тургенева къ Грановскому—въ «Первомъ собрании писемъ И. С. Тургенева» (оно помъщенно первымъ).

Запос и Думы», ч. IV.

Шекспира Кетчеръ, Кольцовъ, Е. Ө. Коршъ; впоследствіи присоединились— Грановскій, В. Боткинъ, Кудрявцевъ и др. Въ 1834 году Станкевичъ кончилъ курсъ.

Кружокъ сначала быль последователемъ философіи Шеллинга, отразившейся на первыхъ статьяхъ Бълинскаго, но Станкевичъ скоро ввелъ изучение Гегеля, создавшаго, какъ тогда думали, настоящую универсальную, всеобъемлющую философію. Друзья занялись самымъ тщательнымъ изученіемъ ея; по словамъ современника—«нѣть параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики (Гегеля), въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не быль взять отчаянными спорами несколькихь ночей. Дюди, любившіе другь друга, расходились на п'ядые неділи, не согласившись въ опредёленін «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнёнія объ «абсолютной личности» и о ея по-себъ бытіи». Самый языкъ ихъ измѣнился и получиль какой-то латино-нёмецкій характерь: вспомнимь статьи Вёлинскаго и нападки на него за этотъ «птичій», по выраженію астронома Перевощикова, языкъ со стороны Булгарина и пр., вспомнимъ наивное признаніе Кольцова, что онъ субъекть и объекть «еще не много понимаеть, а абсолюта ни крошечки». Была и другая, болье глубокая ошибка кружка: отношеніе его къ жизни «сділалось, какъ говорить тоть же современникъ, школьное, книжное», было такое-то «ученое пониманіе простыхъ вещей», осмъянное когда-то еще Хемницеромъ; «все въ самомъ дълъ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блёдной алгебранческой тънью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который щель гулять въ Сокольники, шель для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался на дорогъ какой-нибудь солдатъ подъ хмълькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, философъ не просто говориль съ ними, но опредбляль субстанцію въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи...» Съ нашей точки зрінія, теперь все это, конечно нъсколько смъшно, но тогда это все же не было «барство», «эстетическій эпикуреизмъ», «самоуслажденіе», «прекраснодуміе», квіэтизмъ и пр., какъ называеть бесёды кружка г. Скабичевскій въ своихъ статьяхь 1). Мы вполнё присоединяемся ко взгляду А. Н. Пыпина, который въ возражении на эти статьи 2), справедливо указываеть на то, что авторъ «Очерковъ» не соблюдаетъ исторической върности и 40-е годы судить съ точки арвнія 60-хъ; что «квіэтизма» въ кружкъ совстмъ не было, напротивъ онъ постоянно развививался; въ самомъ консерватизмѣ его постоянно «были столь идеальные запросы, что настоящіе защитники общественной неподвижности никогда бы не могли назвать его своимъ»; не было и «эпикурейства» — было серьезное изученіе философскаго откровенія, приносившее много восторговь, но много и тягостныхъ мученій и сомнѣній (напр. у Бѣлинскаго).

Изученіе философіи Гегеля отразилось на литературныхъ трудахъ Станкевича: онъ переводитъ французскую брошюру «Essai sur la philosophie de

<sup>1) «</sup>Очерки умствен. развитія русскаго общества». «Отеч. Зап.» 1870—72 гг. Сюда относятся главы 6—8 (1871 г., 1—3). Эти статьи перепечатаны въ «Сочиненіяхъ» г. Скабическаго, съ нъкоторыми измъненіями, подъ названіемъ «Сорокъ лътъ русской критики» и «Три человъка сороковыхъ годовъ» (т. І).

<sup>2) «</sup>Бълинскій его жизнь и переписка» т. І, стр. 112—117.

Hegel», въ «Московскомъ Наблюдателѣ» когда редакторомъ его былъ Вѣлинскій, онъ помѣщаетъ статьи: «Гимназическія рѣчи Гегеля» съ своимъ предисловіемъ (1838, марта, кн. І) и «О философской критикѣ художественнаго произведенія» тоже съ предисловіемъ (май, кн. ІІ) 1).

Наибольшее вліяніе оказаль Станкевичь на Бѣлинскаго, только въ 40-хъ годахъ сдѣлавшагося совершенно самостоятельнымъ и отрѣшившагося, отчасти подъ вліяніемъ кружка Герцена и Огарева, отъ гегеліанства, памятниками увлеченія которымъ остались двѣ его знаменитыя статьи: «Бородинская годовщина» и «Менцель, критикъ Гете» (самъ Станкевичъ, впрочемъ, никогда не доходилъ, съ своей мягкой натурой, до такихъ крайностей); далѣе единственно благодаря Станкевичу выдвинулся и развился Кольцовъ, съ которымъ онъ познакомился еще въ Воронежѣ и который посвятилъ ему, послѣ его смерти, одну изъ своихъ думъ «Поминки» (памяти Н. В. Ст—ча). Велико было вліяніе Станкевича и на Грановскаго, котораго онъ поддерживаль въ его историческихъ занятіяхъ; не даромъ же знаменитый профессоръ такъ отзывается о немъ въ приведенныхъ выше словахъ.

Таковъ-то быль кружокъ Станкевича и его друзей и чесли кто хочетъ, закончимъ мы словами критика 50-хъ и 60-хъ годовъ, перенестись на нѣсколько минутъ въ ихъ благородное общество, пусть перечитаетъ въ «Рудинѣ» разсказъ Лежнева о временахъ его молодости и удивительный эпилогъ повъсти г. Тургенева 2).

«Могучая села
«Въ душѣ ихъ кипить;
«На блѣдныхъ ланитахъ
«Румянецъ горитъ...
«И съ неба и съ время
«Покровы сняты;
«Загадочной жизни
«Прожиты мечты
«Шумна ихъ бесѣда,
«Разумно идетъ...»

Но скоро (въ 1837 году) Станкевичь, отчасти по болѣзни, отчасти съ цѣлью образованія, уѣхалъ за границу и сталъ слушать лекціи въ Берлинскомъ университетѣ: Вердера, который «подпалъ, какъ и другіе, его вліянію» и просто влюбился въ него, Ранке, Ганса и др. Но метафизическая философія начала уже мало его удовлетворять и онъ сталъ спускаться ближе къ жизни и незадолго до смерти (1840) духъ его прояснился и успокоился. Умеръ Станкевичъ въ Италіи, проживъ нѣкоторое время въ Римѣ и Флоренціи. Смерть его произвела страшное впечатлѣніе на Бѣлинскаго, который писалъ тогда: «Знаешь ли, Боткинъ... Станкевичъ умеръ! Боже мой! Кто ждалъ этого? Не быль ли бы, напротивъ, каждый изъ насъ убѣжденъ въ невозможности такой развязки столь богатой, столь чудной жизни? Да, каждому изъ насъ казалось невозможнымъ, чтобъ смерть осмѣлилась подойти безвременво къ такой божественной личности и обратить ее въ ни-

<sup>1)</sup> Эти двъ статьи указаны Анненковымъ ор. cit. cтр. 144, но почему-то издателемъ настоящей книги не только не напечатаны, но даже не указаны въ его «Спискъ журналовъ и книгъ, въ которыхъ напечатаны сочиненія Н. В. Станкевича» (стр. 245).

<sup>2) «</sup>Очерки Гоголев. періода рус. литер.» «Соврем.», 1856 г., № 7. О Станкевичѣ въ ст. 5—6 («Совр.», 1856 г., №№ 7 и 9).

чтожество. Въ ничтожество. Боткинъ». На Вѣлинскаго нападаетъ тупое равнодушіе, разочарованіе; невольно являются мысли о смерти и тщетѣ жизни: «Я не понимаю, къ чему все это и зачѣмъ: вѣдь всѣ умремъ и сгніемъ—для чего же любить, вѣрить, надѣяться, страдать, стремиться, страшиться? Умираютъ люди, умираютъ народы,—умретъ и планета наша,— Шекспиръ и Гоголь будутъ ничто. Извѣстіе о смерти Станкевича только утвердило меня въ этомъ состояніи. Смерть Станкевича показалась миѣ тѣмъ болѣе естественна и необходима, чѣмъ святѣе, выше, геніальнѣе его личность». Въ письмѣ къ А. П. Ефремову смерть Станкевича кажется ему «странной, дикой, неестественной идеей»: «мнѣ все же вѣрится, пишетъ онъ, все кажется, что смерть не посмѣла бы разрушить такой божественной личности...» 1).

Чемъ же, повторимъ еще разъ, вызвалъ Станкевичъ такое благовейное поклоненіе и уваженіе у всёхъ, кто встрёчался съ нимъ. Сочиненія его теперь изданы-что же тамъ! Самыя обыкновенныя стихотворенія, на которыя никто бы не обратиль вниманія, одна «плохая» трагедія (Василій Шуйскій), написанная и изданная имъ шестнадцати лёть и потомъ скупленная имъ и сожженная; самое замъчательное въ ней ея посвященіе «его превосходительству господину тайному совътнику сенатору предсъдателю Общества Любителей Россійской Словесности при Императорскомъ Московскомъ Университетъ и орденовъ св. Анны 1-й степени, св. Георгія 3-го класса, св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 3-й степени, прусскаго военнаго: за заслуги и св. Маврикія и Лазаря кавалеру Александру Александровичу Писареву» (стр. 69). Стихъ гладкій вотъ и все, что можно сказать объ этой трагедіи. Изъ прозацческихъ статей наиболье интересна «Моя метафизика» (стр. 149-155), написанная въ 1833 году; въ ней Станкевичъ излагаетъ свое міровозрівніе въ то время 2). Не велико и не важно наслідство... тамъ сильнае и выше, стало-быть, было личное вліяніе этой «небесной» натуры...

Что касается до настоящаго изданія, то замітимъ слідующее. Въ виду того, что сочиненія Станкевича не представляють никакого интереса безъ отношенія къ личности его и не ими обязано ему русское общество, надобно было, ужъ если собирать и печатать эти сочиненія, непремённо присоединить и его переписку, помъщенную въ ръдкой теперь книгъ Анненкова (стр. 1-353), дополнивъ ее нъкоторыми новыми письмами. По этой только перепискъ съ Я. М. Невъровымъ, А. П. Ефремовымъ, Грановскимъ, Бѣлинскимъ и др. мы и можемъ составить понятіе о значеніи знаменитаго юноши для его кружка. Другое замъчание уже сдълано выше: весьма странно, что издатель пропустиль некоторыя статьи упомянутыя у Анненкова. Пятидесятилътіе со смерти Станкевича надо было помянуть не такимъ изданіемъ, приложить къ нему по больше внимательности и старанія, а не ограничиваться ни для чего не нужной веленевой бумагой, увеличивающей до 2 руб. цёну книги, которая вся почти была уже напечатана въ прекрасной монографіи Анненкова. Теперь же мы все еще остаемся безъ полнаго собранія сочиненій Станкевича, какъ оно не необходимо для историка литера-Ap. M. туры времени Бѣлинскаго...

<sup>1)</sup> Ныпинъ «Бѣлинскій», т. II стр. 51, 52.

<sup>2)</sup> Эта статья, какъ и другая «Объ отношеніи философіи по искусству», а также «Нъсколько мгновеній изъ жизни гр. Z\*\*\*» и «Три художника» были напечатаны уже раньше—въ приложеніи къ книгъ Анненкова.

Настольный энциклопедическій словарь. Объясненіе словъ по всёмъ отраслямъ знанія. Изданіе Гарбеля. Тринадцать выпусковъ. Москва. 1890—1891. А—Бож.

Въ концъ прошдаго года, соревнуя появленію въ Петербургъ Брокгаузовскаго сдоваря, началь выходить и въ Москвъ новый энциклопедическій словарь подъ редакцією никому нев'йдомаго Адольфа Гарбеля, издателя «Библіотеки древнихъ классиковъ» и «Словаря глаголовъ нёмецкаго языка». Въ предисловіи къ новому изданію говорилось, что оно также береть въ основу маленькій лексиконъ Брокгауза, а для статей о Россіи булеть пользоваться русскими источниками, даже и такими плохими, какъ словарь Клюшникова, техническій-Грахова, товарный-Андреева. Первые выпуски настольной справочной книги, въ которой мы лъйствительно нуждаемся, встръчены были публикою сочувственно, критикою снисходительно. Изъ большихъ и серьезныхъ органовъ печати, впрочемъ, ни одинъ не далъ объ изданіи обстоятельнаго отзыва. «Новое Время» сказало только нѣсколько словъ о его приличной внешности и заметило, что оно выиграло бы, если бы изъ него были выкинуты разныя ненужныя свёдёнія, только занимающія даромъ мёсто. Нашлись конечно и органы общественнаго мивнія, не пожалевшіе похваль для первыхъ выпусковъ. Въ огромной рекламъ, занимающей 16 страницъ и приложенной къ газетамъ въ концъ прошлаго года, редакція словаря привела прежде другихъ благосклонные отзывы: «Въстника покровительства животнымъ», «Гамелица», «Гацефира», «Petersburger Herold», «Гражданина», «Зубоврачебнаго въстника». Послъдній журналь выпустиль даже шпильку по адресу нетербургскаго Брокгаузовскаго словаря, заметивь, что редакторь его г. Андреевскій позволиль себ' употребить не приличное для профессора полицейскаго права выраженіе, «при открытіи Александровской колонны по площади пронеслось бъщеное ура». Но первые выпуски были дъйствительно приличны и по наружности и по содержанію: на букву A у насъ уже было столько источниковъ, что не трудно было составить порядочный текстъ. Рисунки были сносны, портреты схожи, хотя Актеона не зачёмъ было представлять совершенно обнаженнымъ, а въ статъв «англичанинъ» помвщать жалкую виньетку, изображающую рыбака въ колпакв. Мы повременили говорить о первыхъ выпускахъ, ожидая, когда это предпріятіе станетъ на твердую ногу. Въ прошломъ году вышло десять выпусковъ и число рисунковъ въ нихъ увеличилось, но и между рисунками, большею частью старыхъ клише, было много совершенно не нужныхъ, какъ напр. видъ Балленштедта, города въ Ангальтскомъ герцогствъ, Балтиморская птица, никому неизвъстный композиторъ Баргиль, живописецъ Бегасъ и другія знаменитости, десятками встречающіяся въ немецкихъ илюстраціяхъ, но до которыхъ русскому человъку нътъ никакого дъла. Десять прошлогоднихъ выпусковъ, заключавшихъ въ себъ 30 печатныхъ листовъ въ два столбца съ многими рисунками, четырьмя географическими картами и двумя раскращенными приложеніями: типы народовъифлаги главныхъ государствъ, стоили 3 рубля. Относительно это не дорого, но только относительно: въ нихъ одна буква русской азбуки и начало другой-сколько же будуть стоить остальные? И сколько будеть вообще выпусковь? Объ этомъ г. Гарбель благоразумно умалчиваеть во всёхъ своихъ рекламахъ. Вёдь при 150-200 выпускахъ книга обойдется въ 50-60 рублей, а это не дешево для настольнаго изданія.

Словарь Толля первоначально стоившій 6 рублей, теперь стоить 12, Беревина продавался по 60 рублей. Да немногимъ дороже будеть стоить и петербургскій Брокгаувовскій, улучшающійся съ каждымъ вновь выходящимъ томомъ, тогда какъ Гарбелевскій гешефть съ каждымъ выпускомъ дѣлается все куже и хуже. Въ нынѣшнемъ году вышло еще только три выпуска и, не говоря уже о слишкомъ медленномъ появленіи ихъ—они значительно хуже прошлогоднихъ, статьи еще неудовлетворительнѣе, рисунки, даже коректура—все плоше. Чтобы доказать это—прослѣдимъ, не выбирая статей, за однимъ, взятымъ на выдержку 11-тымъ выпускомъ и укажемъ только на самые рѣзкіе промахи.

Безбардисъ-латышскій писатель; несказано, когда жиль и что писаль, Безбородко, — несказано, когда прекратился этоть родь; объ Александръ Андр. сказано два раза, черезъ десять строкъ, о возведении его Іосифомъ II и Павломъ I въ княжеское достоинство. Затёмъ идеть цёлый рядъ словъ изъ толковаго словаря, совершенно не нужныхъ въ энциклопедическомъ: «безведрица-безведреность, безвременникъ-несчастные люди, которымъ ни въ чемъ нътъ удачи, безвычурность, безгунникъ-голышъ, бездельникъ, безмъшкотность, безоблыжность, безодеженіе-правописаніе по слуху (??) безпрочень-безпутный человекь, безружь-такь называють тёхь, кто слишкомь блёдень. Изъ всёхъ такихъ словъ развё одно «белиберда» на своемъ мёстё и то потому, что относится ко всемъ подобнымъ словамъ. «Бездна-также говорится и въ смысле очень много, напримеръ, бездна денегъ» – или бездна совершенно не вужныхъ и нелъпыхъ опредъленій. Вмаста съ тамъ идеть такая же бездна ненужныхъ мъстностей и лицъ, какіе-то нъмцы, Безлеры, актеръ Безонъ, Бейме, Бейнль, Бейрейсъ, Бейрихъ, Бейшлагъ, Бексбахъ, 21 Бекеръ и пр. и пр., ровно ничемъ не замечательные, также какъ города: Безвигеймъ, Бейлигрисъ, Бейлштейнъ Бейнгеймъ, Бейтельсбахъ. Русскія біографія составлены неполно и небрежно: пом'ящены какая-то Безпальнева, неклассный хуложникъ съ малой медалью и бюстомъ г-жи Гольцъ, Безсоновъ пейзажистъ-любитель, неизвёстно когда жившій и написавшій какую-то ночь на Клязьмі, еще неклассный художникъ Бездонный, выставившій портреть г-жи Бездонной; о Бекетов'в не сказано, что онъ секретарь экономическаго общества. «Беклемищева. Екатерина-писательница, 1819 г.». Что это за таинственный годъ? рожденія, смерти, появленія въ світь ея произведеній? Въ біографіи Бековича-Черкасскаго сказано, что быль женать на Голицыной, но ни слова не говорится о его гибели съ арміей въ Хивѣ. Беллертъ, Ник. Платон. писатель. умершій въ 1876 году, но что писалъ-неизвъстно. Редакціонная небрежность выказывается на каждой страницъ. На 484 помъщены портретъ и біографія Бейи, ученаго, президента національнаго собранія и нарижскаго мера, казненнаго во время террора. Это очевидно Бальи и подъ этимъ именемъ біографія его напечатана еще разъ на 405-ой страниць, гдь онъ только прежде всего названъ живописцемъ. На стр. 492-ой біографія Рожера-Бекона и она же на страницъ 388-ой почти тъми же словами, глъ онъ названъ только Роджіеромъ-Бако, Баконъ.

И вся эта безурядица умъщается на первыхъ страницахъ одиннадцатаго выпуска; мы привели ее подърядъ, безъ выбора, пропуская только менъе крупные промахи. Особенно плохи статьи научныя, техническія, по естествовнанію. Въ ботаникъ напр. вмъсто розоцвътныхъ растеній вездъ разноцвът-

ныя—и это не опечатки, потому что повторяются много разъ. Но «Историческій Въстникъ» журналь не критическій и, не спеціальный и не можеть посвящать цълыя страницы перечисленію бросающихся въ глаза небрежностей и ошибокъ. Онъ счелъ только своимъ долгомъ указать на плохое выполненіе предпріятія, которое могло бы имѣть успѣхъ, еслибы не сдѣдалось гешефтомъ. Даже на картахъ, приложенныхъ къ выпускамъ, издатель не далъ себѣ труда поставить принятыя вездѣ географическіе термины и печатаетъ Габешъ, вмѣсто Абисинія, и острова Маркезасъ... Неужели мы нивогда не дождемся хорошаго русскаго словаря, пригоднаго для русскаго человѣка?

В. 3.

Сергъй Атава (С. Н. Терпигоревъ). I) Историческіе разсказы и воспоминанія; II) Двъ повъсти: 1) Безъ воздуха и 2) На старомъ гнъздъ (приложеніе къ иллюстрированному журналу "Родина", № 1, январь, 1891 г.).—Спб. 1891.

Всякій сильный таланть непремінно оригиналень. Оригинальность, или индивидуальность его, сказывается во всемъ, начиная съ выбора того или другого сюжета и кончая слогомъ. У всякаго крупнаго писателя есть свои любимые коньки, свои излюбленныя темы, которыя онь художественно разработываеть обыкновенно въ теченіе всей литературной діятельности. Припомнимъ Тургенева, который такъ искалъ и любилъ рисовать типы «новыхъ» людей, героевъ интелигентной молодежи, и изображать первую любовь, всегда тщательно избъгая описаній семейной жизни своихъ героевъ и героинь. Припомнимъ Л. Толстого, который, наоборотъ, рисовалъ и рисуетъ людей но большей части заурядныхъ, сосредоточивая свое внимание на психологическомъ анализъ и охотно останавливаясь на подробномъ описаніи всъхъ перепетій семейной жизни. Припомнимъ, наконецъ, Достоевскаго, сложный и многострадальный таданть котораго даль удивительные образчики тонкаго анализа преступной и больной души. Подобныхъ примфровъ можно было бы привести цёлый рядъ, но и трехъ названныхъ, полагаемъ, достаточно для показательства нашей мысли.

Многольтиня литературная двятельность С. Н. Терпигорева, выразившаяся, между прочимъ, въ такихъ крупныхъ созданіяхъ, какъ «Оскуденіе» и «Потревоженныя тыни», несомныно свидытельствуеть о его выдающемся и оригинальномъ талантв. У г. Терпигорева, какъ и у другихъ талантливыхъ писателей, тоже есть свои излюбленныя темы, свой міръ для художественнаго изображенія. Выросши въ пом'вщичьей сред'ь, еще при существованіи крѣпостного права, и познакомившись такимъ образомъ съ темными и свътлыми сторонами дореформеннаго дворянскаго быта, нашъ авторъ, вивств съ твиъ, много наблюдалъ и помвщичій послереформенный бытъ. эпоху «оскудънія». Если съ одной стороны его «Потревоженныя тъни» могуть стать наряду съ «Семейной хроникой» Аксакова и «Пошехонской стариной» Салтыкова, то разсказы изъ помъщичьяго быта послъ освобожденія крестьянъ являются единственными въ своемъ родѣ. Такимъ образомъ, г. Терпигоревъ можетъ быть названъ художникомъ-бытописателемъ нашего средняго помъстнаго дворянства. Въ этомъ именно направленіи имъ созданы сильныя и крупныя вещи; здёсь онъ наблюдаль свои типы и карактеры. Живописуя до- и послереформенный помещичий быть, г. Терпигоревь, конечно, не могъ обойти вопроса о крѣпостномъ правѣ, которое до сихъ поръ находить еще своихъ защитниковъ. Въ цѣломъ рядѣ мастерскихъ картинъ онъ напомнилъ, что это было за право и какъ оно отозвалось на дворянствѣ, лишившемся послѣ 19-го февраля 1861 года крѣпостныхъ, даровыхъ работниковъ и созидателей дворянскаго благополучія. Съ этой стороны литературная дѣятельность г. Терпигорева имѣетъ помимо художественнаго, важное публицистическо-общественное значеніе, о которомъ, впрочемъ, не будемъ распространяться, надѣясь подробнѣе поговорить по этому поводу въ особомъ этюлѣ о нашемъ писателѣ.

Исторические разсказы 1. Терпигорева, въ числъ всего трехъ, появившіеся недавно отдъльнымъ изданіемъ, а раньше печатавшіеся въ «Историческомъ Въстникъ», не могутъ, конечно, вяти въ сравнение съ его беллетристическими вещами. Эти разсказы-случайныя экскурсіи въ область исторіи. хотя очень интересныя и талантиво исполненныя. Намъ кажется, что это даже не разсказы, а очерки. Первый изъ нихъ, подъ заглавіемъ «Лакейская столяца», т. е. городъ Касимовъ, Рязанской губерніи, нікогда столица татарскихъ хановъ, а нынъ жалкій провинціальный городокъ, съ полуразрушенными останками былого величія, доставляющій въ столичные рестораны лишь Ахметовъ, Абдуловъ и Атауловъ, — этотъ очервъ написанъ въ формф беллетристической и можеть еще считаться разсказомъ, върнъе -- записками туриста. Второй же и третій — «Солотчинскіе монахи и ихъ крівпостные» и «Раскаты Стенькина грома въ Тамбовской землъ» написаны въ формъ обыкновеннаго историческаго повъствованія; къ нимъ подходить также названіе статей и небольшихь историческихь монографій. Эти монографіи очень интересны, ибо на основаніи совершенно новыхъ архивныхъ данныхъ трактують о малоизследованныхъ вопросахъ-о быте монастырскихъ крестьянъ и о Тамбовскомъ переполохѣ XVII столѣтія при извъстіи о приближеніи Стеньки Разина. Если въ первой монографіи автору удалось набросать любопытную картину монастырского хозяйства и показать, какъ на счетъ монастырскихъ крвпостныхъ одного села «кормилась и жила пълая орда, жадная, немилосердная, пьяная, разгульная, разнузданная. въ полной увъренности въ своей безопасности и безнаказанности», то во второй монографіи онъ нарисоваль глубоко-трагическую картину темной, бевотрадной жизни крвиостного населенія, тщетно надвявшагося избавиться отъ помъщичьяго и чиновничьяго гнета, отъ грабительской эксплоатаціи воеводъ. Этотъ очеркъ наиболее удался г. Терпигореву и читается съ такимъ же живъйшимъ интересомъ, какъ и заключающіе книжку отрывки изъ воспоминаній. Въ последнихъ, авторъ разсказываетъ, между прочимъ, любопытный эпизодъ изъ начала своей литературной двятельности, когда онъ быль еще кореспондентомъ «Голоса», написавшимъ о Дервизо-Московскомъ агентствъ въ городъ Козловъ, за что г. Терпигореву отъ лица города былъ поднесенъ адресъ.

Обращаясь, наконецъ, къ двумъ повъстямъ, напечатаннымъ въ январьской книжкъ—приложеніи къ иллюстрированному журналу «Родина», нужно сказать, что первая изъ нихъ удачнъе второй. Въ первой повъсти, озаглавленной «Безъ воздуха», съ присущимъ автору мастерствомъ разсказана исторія кратковременнаго пребыванія въ разоренномъ помъсть одной захудалой, психопатической семьи—князей Кильдъевыхъ, въ качествъ гувернантки, нъкоей Поръзовой, честной и хорошей дъвушки. Въ этой повъсти особенно

удался автору типъ развращеннаго до мозга костей, не смотря на свои 16 лътъ, сынка—князя, воспитанника правилегированнаго военно-учебнаго заведенія, объщающаго развиться въ недалекомъ будущемъ въ чисто-пробнаго негодяя.—Во второй повъсти, нъсколько утомляющей въ началъ длиннотами, разсказывается исторія пріъзда тоже въ захудалое помъстье къ роднымъ, послъ долговременной разлуки, двухъ сыновей. Одинъ изъ нихъ—типъ сухаго черстваго карьериста, служащаго въ Петербургъ въ одномъ изъ блестящихъ гвардейскихъ кавалерійскихъ полковъ и съумъвшаго, не смотря на свои скудныя средства, поставить себя въ аристократической средъ,—обрисованъ г. Терпигоревымъ очень талантливо. Этотъ типъ заслуживаетъ внимательнаго критическаго анализа, которому, къ сожалѣнію, нъть мъста въ краткой рецензіи.

#### Графъ Алексисъ Жасминовъ (В. Буренинъ). Хвостъ. Спб. 1891.

«Историческій В'єстникъ» не даеть отчета о беллетристическихъ произведеніяхъ, но въ то же время помінцаеть на своихъ страницахъ романы и очерки, рисующіе не тодько картины прошлой жизни русскаго общества, но и очерки выдающихся типовъ современной жизни. Далеко не всякое литературное произведение изображаетъ подобные типы, имъющие значение въ исторіи нашей культуры, и мы отмічаємь только ті изъ нихъ, съ которыми, по нашему мивнію, будеть знакомиться изследователь той или другой эпохи нашего общественнаго развитія. Какъ критикъ, г. Буренинъ переживетъ, конечно, всю эту свору мелкихъ писателей съ крупными самолюбіями, которыхъ онъ такъ остроуми() «отдёлываетъ» въ пятничныхъ фельетонахъ «Новаго Времени». Какъ белдетристь, и всего более какъ юмористь, онъ останется въ литературъ, хотя не создалъ ничего крупнаго и болъе серьезные очерки его относятся еще къ концу семидесятыхъ годовъ, когда въ сборникъ «Изъ современной жизни» явилось нъсколько его замъчательныхъ разсказовъ, какъ «Изъ записокъ погибшаго», «Семейная драма», «Вчерашняя быль» и др. Позднёе онъ писалъ только юмористическія вещи, шаржи пародін и, хотя нікоторыя изъ нихъ выдержали три изданія и имісли большой успёхъ, какъ «Мертвая нога» и «Романъ въ Кисловодскё», но мы лично предпочли бы имъ болъе выдержанныя произведенія. Даже и въ формъ пародій, въ томъ родь, гдь юморь переходить въ сатиру и въ которомъ г. Буренинъ составилъ себъ извъстность, у него можно найти мелкія и остроумныя карикатуры на пороки и недостатки современнаго общества. Отчегожъ бы автору не вывести эти типы изъ ихъ шаржированной формы и не создать чисто сатирическія характеристики нашихъ странностей и особенностей, въ родъ портретовъ Теофраста и Лабрюйера? Какъ ни мелки личности насъ окружающія, но въ нихъ есть стороны, рисующія нашу эпоху, и меткое, хотя бы и нъсколько преувеличенное, изображеніе такихъ типовъ во многомъ облегчило бы будущему изслёдователю изучение этой эпохи. Г. Буренинъ обрисоваль уже столько литературныхъ типовъ разныхъ Пыжиковъ, Прыщиковъ, Леоноръ Обмокни и пр., что ему ничего бы не стоило составить портретную галерею и другихъ выродковъ нашего времени. Они и являются въ новомъ нынт вышедшемъ сборникт разсказовъ автора, между которыми первое мъсто занимаетъ «реально-фантастическая поэма Хвость», гдъ реальный элементъ гораздо любопытнъе и важиве, чемъ всъ фантасти-

ческія измышленія. Какъ въ «Мертвой ногь» вдко осмвяны адвокаты и юристы, въ «Кисловодскомъ романв» семейные и литературные посвтители нашихъ курортовъ, въ «Хвоств» являются мастерски нарисованные типы современной интелигенціи изъ разныхъ слоевъ общества. Таковы типы: героя поэмы Хохлаткина, члена Общества взаимнаго нажиманія, праздновавшаго свой 25-тильтній юбилей, на которомъ поэтъ Минскій украсиль его чело «священными даврами свободы», а поэть Фругь просдавиль Бога Авраама, Исаака и Іакова; типы докторовъ Протобъсова, Либенхлыща, Феркельмана; завсегдателей «Аркадін»: адвоката Рахатлукумова, редактора жидовской газеты «Пейсы», действительныхъ статскихъ советниковъ Папильона 1-го, написавшаго путешествіе «Около юбокъ», за которое быль избрань въ почетные члены Географическаго Общества. Папильона 2-го, «командированнаго департаментомъ въдомства государственнаго препровожденія времени открывать Америку со стороны противоположной той, съ которой она была открыта Колумбомъ» и проч. Все это живые люди и стоить только исключить изъ ихъ біографіи нікоторые преувеличенныя черты, чтобы они могли занять мёсто въ галерей типическихъ современниковъ. Еще рельефнъе обрисованы портреты знаменитостей, являющихся на вечеръ въ Хохлаткину: драматурги Шекспировъ и Мольеровъ, поэты Панталонскій и Мордохайскій, кашеваръ Поліно, проскакавшій на одной ногів няъ Дурандайска въ Петербургъ, вольный чеченецъ Кулебяка, предпринимавшій походъ въ Евлую Арапію, неудавшійся по интригамъ Европы, генераль Мамай, покровитель живописца Архипа, скульптора Мардохая и комповитора Вавилы и проч. Такіе же удачные, выхваченные изъ современной жизни, хотя и шаржированные, типы встрёчаются и въ другихъ произведеніяхъ г. Буренина, помъщенныхъ въ сборникъ, виъсть съ «Хвостомъ», въ остроумной пародів на комедію кн. Мешерскаго «Милліонъ», въ поэмѣ «Лопнули», гдв гимназисты Прогресистовъ, Пропагандовъ и др. зачитываются повъстью Максима Бълинскаго и стихами Минскаго, въ дамской повъсти «Вадимъ и Валера», посвященной г-жъ Шапиръ, въ новеляъ «Дикопрекрасный Амалать», где обрисовань Болеславь Маркевичь, въ романе «Шелесть платьевъ», посвященной г. Авсвенко, глъ адвокать Безподобный, въ кабинетв у Бореля, увлекается одной свътской пъвиней, но мгновенно охладъваетъ, когда на его вопросъ: да? она отвъчала: «да! но только три тысячи въ годъ и поведка за границу на вашъ счетъ». Не соглашаясь на эти условія практической, совершенной fin du siècle особы, адвокать даже не ставить къ ужину шампанскаго и не провожаеть ее, а даеть ей на извозчика и на другой день увлекается уже великосвётской графиней, очарованный шелестомъ ея шелковаго платья. Первое изданіе «Хвоста» разошнось въ три мѣсяца и этотъ успѣхъ доказываеть на сколько популяренъ таланть г. Буренина среди публики. В--ъ.

#### Красноярскій округъ Енисейской губернів. Очеркъ Н. В. Латкина, члена Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Спб. 1890.

Книга г. Латкина представляеть ничто иное, какъ передёлку его же брошюры: «Aperçu general de l'arondissement de Krasnojarsk», вышедшей еще въ 1875 году. Авторъ дополнилъ свой первый трудъ новыми свёдёніями «истор. въсти.», май, 1891 г., т. хыу.

и статистическими данными за последнее время, и въ настоящемъ виде его очеркъ является настолько интереснымъ, что мы сообщимъ въ краткихъ чертахъ его содержаніе.

Весь трудъ г. Латкина распадается на три главы. Въ первой главъ авторъ даеть статистическія данныя относительно роста населенія въ Красноярскомъ округѣ съ 1735 года и до нашего времени. Затѣмъ слѣдуетъ описаніе поверхности округа, нъсколько словъ о его геогностическомъ строеніи и горныхъ промыслахъ, которые начались здёсь съ 1830 г. открытіемъ золотыхъ розсыпей въ долинъ ръки Ботоя. «Въ настоящее время добыча водота производится въ значительно-меньшемъ размірів противъ прежняго на р. Осиновой, гав ежегодно разрабатываются 2 прінска купца Некрасова съ 125 человъками рабочихъ, причемъ, при 25 доляхъ содержанія, добываютъ около  $2^{1/2}$  пудовъ золота, и затемъ производятся небольшія разработки по реке Мане, где добывають волота около <sup>4</sup>/2 пуда въ лѣто». Остальныя отрасли горнаго дѣда крайне невначительны (стр. 10). Лалбе илеть гидрографическое описаніе, свъльнія о климать, о почвенных условіяхь и въ связи съ ними о дикой флорь и о земледъліи, которое велется самымъ неудовлетворительнымъ и безпорядочнымъ образомъ, но, благодаря удивительному плодородію почвы, хлёба всегда не только хватаетъ на мъстное населеніе, но еще остается и для вывоза. «Въ настоящее время хлёба засёвается въ округе до 134.600 четвертей; въ среднемъ озимые хлёба родятся самъ  $4^{1/2}$ , а яровые самъ  $3^{8/4}$ » (стр. 19—20). Кромё хлёбныхъ растеній въ округ'в разводять огородину (въ томъ числ'я дыни и арбувы), горчицу, ленъ, коноплю, простой табакъ, хмель. Свна имвется также въ избыткъ. Фауна округа не особенно богата и имъетъ много общаго со всъми съверными странами, какъ Сибири, такъ и Европейской Россіи. Домашняго скота-достаточно для мъстныхъ нуждъ, но онъ очень плохой породы. Рыболовство, звёроловство и птицеводство въ округе, какъ отдёльные промыслы. не существують и носять совершенно случайный характерь. Пчеловодствомъ также почти совсёмъ не занимаются. Фабричео-заводская промышленность и кустарные промыслы очень мало развиты: въ 1882 г., въ округъ было 34 завода, производившихъ на 250.500 руб., изъ коихъ 83.000 руб. приходилось на водочные заводы и 43.000 на кожевенные. Торговые обороты округа авторъ кладеть въ 1.500,000 руб. Первая глава заканчивается свёдёніями о путяхъ сообщенія и о пароходствѣ по Енисею купца Гадалова, идущемъ весьма удачно. Вторая глава начинается описаніемъ административнаго раздъленія округа и перечисленіемъ различныхъ налоговъ, ввимающихся съ населенія. Налоги эти весьма велики: они доходять до 23-24 руб. въ годъ съ души, да еще къ этой суммъ надо прибавить массу незаконныхъ поборовъ, доходящихъ по свидетельству автора также до весьма солидныхъ размёровъ. Затемъ сообщаются данныя относительно народнаго образованія. Оно находится въ весьма плачевномъ положении: въ 1863 году въ округъ быль всего 10/0 грамотныхъ и 270/0 полуграмотныхъ, а съ техъ поръ дело ничуть не улучшилось. Только въ самомъ городѣ успѣхи образованія значительны: въ Красноярскъ теперь 12 учебныхъ заведеній съ 1.074 учащимися. Не менье плачевно санитарное положение округа и медицинская часть: врачей мало, фельдшера «въ большинствъ случаевъ народъ невъжественный и не всегда трезвый, къ тому же старающийся содрать, гдф возможно, съ мужика», больницы находятся въ неудовлетворительномъ состоянів, такъ что неудивительно, если въ округъ постоянно свиръпствують разныя эпидеміи. Даліве авторъ даеть весьма недурную характеристику населенія Красноярскаго округа. Тамошній крестьянинъ вообще кротокъ, послушенъ, терпівливъ, крайне разсчетливъ, но сильно подверженъ пьянству, не стісняется передъ развратомъ, невіжествененъ и суевіренъ. Что касается до преступленій, то ихъ приходится по одному на 570 человівкъ да и ті въ большинстві случаевъ совершаются ссыльными. Вообще ссыльнымъ авторъ приписываетъ самое растлівающее вліяніе на містное населеніе. Въ третьей главі авторъ даетъ краткій очеркъ исторіи Красноярскаго округа, затімъ описаніе города Красноярска и другихъ боліве или меніве замічательныхъ поселеній и містностей округа. Въ заключеніи авторъ въ виді выводовъ перечисляетъ ті улучшенія, которыя необходимы для процвітанія Красноярскаго округа. Воть они: увеличеніе населенія, введеніе раціональнаго сельскаго хозяйства, устройство школъ и церквей и главнымъ образомъ— прекращеніе ссылки на поселеніе въ Сибирь.

Даже и изъ нашего краткаго пересказа видно, что г. Латкинъ отнесся къ своему труду весьма старательно и собралъ вполнѣ достаточное количество свѣдѣній для всесторонняго ознакомленія съ Красноярскимъ округомъ. Книжка его представляетъ несомнѣнный интересъ для всякаго, кто желаетъ возможно лучше ознакомиться со всѣми уголками Россіи, и мы можемъ только пожелать, чтобы трудъ г. Латкина нашелъ себѣ подражателей, которые ознакомили бы насъ также обстоятельно и добросовѣстно и съ другими мѣстностями нашего обширнаго отечества.

С. А---въ.

Расходная книга Патріаршаго Приказа кушаньямъ, подававшимся Патріарху Адріану и разнаго чина лицамъ съ сентября 1698 по августъ 1699 года. Изданіе И. А. Вахрамѣева. Москва. 1890.

Подлинная рукопись, съ которой напечатана «Расходная книга» принадлежить Археографической комиссіи.

Въ этомъ «памятникъ» последній Московскій патріархъ представдяется намъ предъ будущимъ первымъ императоромъ, Петромъ Великимъ, въ самомъ скромномъ положеніи. Это уже далеко не всемогущій патріархъ Филаретъ, управлявшій московскимъ государствомъ при своемъ сынѣ, царѣ Михаиль Осодоровичь. Это, тымъ болье, и не грозный патріархъ Никонъ. Нътъ о нихъ и помина! Послъдній старецъ, занявшій въ послъдній разъ патріаршеское м'єсто «на Москві», обнаруживаеть свою власть при самой печальной для него обстановий: онъ можеть только располагать, такъ или иначе, своею трапезой; онъ имбетъ право чрезъ своихъ ближайшихъ слугъ распорядиться монашескимъ угощеніемъ для тёхъ или другихъ лицъ: кого наградить «огнивой въ ухв», кому дасть «полголовы осетріи», -- все такъ и будеть. Затемъ, какъ видно изъ рукописи, даже относительно рыбной пищи стоснодинъ святьйшій киръ Адріанъ, архіописковъ московскій и всеа Россін и всёхъ сёверныхъ странъ Патріархъ», долженъ быль подчиняться, до нъкоторой степени, условіямъ своего времени: кормить тъхъ, а не иныхъ. Онь обизань быль лакомить и казаковь, и Петровскую солдатчину, силу которой вполив сознавали, вмёстё, съ патріархомъ, его ближайшіе служители и сотрудники: казначей монахъ Тихонъ Макарьевскій, дворцоваго приказа судія монахъ, Іосифъ Булгаковъ, и многіе подьячіе, близкіе къ столу московскаго патріарха и обязанные вести «записи» точно и подробно о качествъ и количествъ всъхъ «явствъ» (или «ъствъ»), употребленныхъ при столъ московскаго патріарха.

Обыкновенно (по свидѣтельству рукописи) владыка кушалъ въ своей кельѣ; рѣдко замѣчается, чтобы онъ угощался «въ столовой съ гостьми». Въ числѣ такихъ дней, когда у патріарха пировали «власти», былъ и новый годъ—1 сентября, по тогдашнему календарю. Столъ, по тогдашнему обычаю, начался съ «папошниковъ»; затѣмъ у гостепріимнаго патріарха появилась икра бѣлой рыбицы и «прикрошка тѣльная»: такъ называлось лакомое рыбное блюдо, приготовленное въ родѣ котлетъ, далѣе слѣдовали: стерляжій присолъ, щуки, окуни, лини, рыбъи потроха, огнива въ ухѣ, кавардакъ (нѣчто въ родѣ окрошки изъ разныхъ рыбъ), уха щучья, каша изъ семгипросольная бѣлужина, полголовы осетра, сбитень, яишница, зернистая икра, нязига подъ хрѣномъ, осетриная прикрошка, паровые судаки, лещи, язи, стерляди, пироги подовые (т. е. приготовленные изъ подоваго тѣста) и т. д.; вообще—болѣе 35 блюдъ.

«Царскіе» праздники сопровождались также изряднымъ угощеніемъ. Такъ, напримъръ, 18-20 сентября 1698 года (тогда это число пршлось въ воскресенье) «для празднества ангела благовърной царевны и великой княжны Софіи Алексевны и для поставленія Іосифа, митрополита Псковскаго», ровно 40 кушаньевъ подано было святейшему натріарху въ его келью, и, между прочимъ, «щуки-гвоски ростовскія». 17 марта, когда праздновадся ангель благовърнаго царевича и великаго князя Алексъя Петровича, скушано только 22 блюда. Такое ограничение числа блюдъ, впрочемъ, не следуеть отнести въ желанію патріарха уменьшить значеніе царевича Алексвя Петровича: тогда это быль только семильтній ребенокь и о плачевной судьбъ его никто, даже самъ святьйшій патріархъ, не могь предвидъть; а вкушаль онъ гораздо умъренные единственно потому, что означенный день пришелся на пятницу четвертой недёли великаго поста, когда не новволялось патріархомъ готовить ничего рыбнаго. Почти весь столь ограничивался грибными кушаньями. Любопытно перечисленіе ихъ: за папошникомъ слёдовали три пирога «додгіе» съ грибами: затёмъ: пирогъ круглый съ маленькими грибами, два пирожка съ груздями, блюдо пироговъ «на троицкое дёло», грибы холодные подъ храномъ, грузди холодные съ масломъ, грузди грётые съ сокомъ, да съ масломъ, грибы грётые маленькіе съ дукомъ, рыжики грътые съ масломъ, капуста шатковая съ грибами, галушки грибяные, два «наряда» грибовъ въ тёстё...

Угощеніе именитыхъ людей, какъ и въ настоящее время, входило въ кругъ обязанностей монашескаго начальства, обязанностей, обусловленныхъ, конечно, не гражданскими законами, а приличіемъ, уставами тогдашняго этикета. Стольникъ, или бояринъ, или князь (имя рекъ) отправляли на патріаршій дворъ нѣчто отъ избытка своего, напримѣръ: заморское виноградное вино, рѣдкіе фрукты, бархатъ и атласъ; естественно, что и святѣйшій патріархъ не желалъ остаться въ долгу предъ жертвователями и отплачивалъ имъ, по пословицѣ: «чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ»,—а богатъ онъ былъ особенно рыбнымъ столомъ.

Заведеніе воронежской верфи, по указу Петра Перваго, стоило посліднему московскому патріарху изрядных издержекь; о денежных расходахь.

конечно не упоминается; но ва то, начиная съ конца 1698 года, безпрестанно. почти каждодневно, патріаршій детописець заносить тоть или другой расходъ на кормежъ православной рати, собиравшейся къ походъ подъ Азовъ, чревъ Воронежъ. Шли туда изъ Москвы дворяне и солдаты: каждаго нужно было накормить въ пути-дорогъ рыбою. Если мы прослъдимъ коть одинъ мъсяцъ (декабрь 1699 г.), то увидимъ, что означенный «походъ» истощалъ весьма патріаршую «рыбную» казну. Вотъ доказательства: 5-го декабря патріархъ долженъ быль, на время, растаться съ своимъ довереннымъ любимцемъ Баскаковымъ. Съ нимъ онъ отправилъ, по росписи, массу всякой рыбины: 7 бълугъ, 5 осетровъ и проч.; сверхъ того, повезли не мало въ Воронежъ «хлъбовъ братскихъ», соли, луку, коноплянаго масла; не были забыты и лакомства съ приправами: медъ, шафранъ, изюмъ. Въ тотъ же день, по царскому указу, повхали на службу въ Воронежъ патріаршіе дворяне Данило Прокофьевичъ Рагозинъ да Гаврило Прокофьевичъ Лопухинъ; имъ также не отказалъ патріархъ въ подачкѣ съ своего стола, велѣвъ подать каждому изъ нихъ по бълугъ, осетру и «отборной» семгъ, не считая другого напутственнаго угощенія. Вскор'в, именно 9-го декабря, опять отправились въ Воронежъ дворяне, сколько же ихъ было не извъстно; видно лишь, что съ ними отпустили 10 бёлугъ мёрныхъ, 20 осетровъ, 2 пуда икры и проч. Менже, чжмъ черезъ недвлю опять отпущено дворянамъ: 5 бёлугъ и 10 осетровъ, да конюхамъ «которымъ быть на Воронежѣ», 20 осетровъ, 10 пудовъ соли, 36 хлёбовъ, 2 пуда икры «арменской», сверхъ того, вмёсто 20 чалбушевъ (?) бълужьихъ тъ же конюхи получили еще 15 осетровъ. Вообще, оказывается, что походъ подъ Азовъ не дешево обощелся его святъйшеству и дворянамъ. Кромъ этого, занимали немаловажное мъсто «нищіе», ихъ кормили каждый день, но въ ограниченномъ числу, по числу апостоловъ, т. е. не болъе и не менъе 12 человъкъ; все-таки въ годъ число порцій составляло бол'є 4000. Затімъ, кромі великогостныхъ, особо строго соблюдаемыхъ дней, отпускалась обильная пища «на дворъ», т. е. архіерейскимъ дворянамъ, пъвчимъ, какъ патріаршимъ, такъ и другихъ владыкъ, архимандритовъ и игуменовъ, бывшихъ на поклонени у патріарха, по діламъ личнымъ или касавшимся ихъ обителей. Конечно, кормили не безъ разбора.

Кром'й этого, документы заключають въ себ'й точныя св'ядынія относительно числа богодёльщиковъ, получавшихъ кормовыя пособія оть патріарха. Оказывается, что въ концѣ XVII стольтія давался кормъ следующимъ богодельнямъ: 1) состоявшей при Моисеевскомъ девичьемъ монастырена 100 человъкъ; 2) Введенской на 20 человъкъ; 3) Покровской на 100 человъкъ; 4) Кировской на 80 и 5) Куложской на 100 «вдовъ и дъвочекъ»; всего призрѣвалось 400 человѣкъ. Всѣ эти бѣдные люди питались постоянно отъ стола патріарха, но онъ даваль имъ иногда улучшенный кормъ, ради праздниковъ. Бывали случаи, хотя и не часто, что патріархъ жаловаль «ради пожарнаго разворенія», но такіе подачки не отличались особенною щедростію, потому что просители состояли, конечно, изъ мелкаго люда, можно было накормить десятки такихъ несчастныхъ темъ самымъ количествомъ пищи, какое следовало къ столу, напримеръ одного Меншикова. Знаменитый любименъ Петра I, тогда еще не князь и не герцогъ Ингерманладскій, Александръ Паниловичь Меншиковъ значится въ этихъ документахъ въ числе лицъ «въло» угощаемыхъ патріархомъ, который 23 сентября 1699 года отпустиль сему будущему «полудержавному властелину» тешу виноградную добрую, косякъ хрящевый виноградный, два пуда икры паюсной, пятьдесять тешекъ безукосныхь, связку отборной визиги, и ведро кавардаку, а думный дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ заставляль тоже лакомить себя тешами виноградными, косяками хрящевыми, цёлыми пудами паюсной икры и связками визиги. Вёдный патріахъ Адріанъ! онъ и не подозріваль, что вскорі послі его кончины, этоть самый Зотовъ будетъ глумиться надъ священными процессіями. Но если бы патріархъ Адріанъ и дожиль до того времени, когда Зотовъ изображаль изъ себя предсёдателя «всепъянівшаго собора», —то, віроятно, и тогда бы святівшій московскій патріархъ продолжаль кормить и поить русскаго Фальстафа. Спорить тогда было не подъ силу благочестивому старому монаху. Онъ долженъ быль ковать желізныя цібпи для военныхъ галеръ и платить за эту работу кузнецамъ білугою, осетрами и икрой, въ то самое время, когда цивилизація ковала другія цібпи, чтобы заключить въ нихъ старую Русь.

Къ книгъ приложенъ указатель личный и географическій и перечень кушаньевъ, которыя въ настоящее время вышли изъ всеобщаго употребленія и могущія обратить на себя вниманіе по особенностямъ своего навванія.

А. К.

# Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ съ адреснымъ отдъломъ, планомъ и фототипическими видами г. Кіева. Изд. 2-ое. В. Д. Бублика. Кіевъ. 1890.

Издатель путеводителя «поставиль себ'я цёлью дать въ сжатой и доступной формъ, согласной съ дъйствительностью, описание всего того, что достойно вниманія, какъ въ самомъ городь, такъ и въ его ближайшихъ окрестностяхъ». Цаль эта, нужно отдать справедливость, достигнута г. Бубликомъ какъ нельзя лучше. Въ общихъ чертахъ онъ изложилъ какъ исторію самаго Кіева, что у него заняло 16 страничекъ, такъ и исторію всёхъ достопримъчательностей кіевскихъ, церквей, памятниковъ, зданій и др., причемъ онъ иллюстрировалъ свое описание прекрасными фототиніями. Фототипіи эти исполнены очень изящно, такъ что не уступаютъ фотографическимъ снимкамъ и всъ взятыя вмъсть (а ихъ приложено не мало) представляють собой довольно полный альбомъ кіевскихъ видовъ. Кром'є этой исторической части, г. Бубликъ помъстиль въ своемъ путеводителъ еще нъкоторыя географическія и статистическія данныя, всь необходимыя справочныя свёдёнія и довольно подробный адресный отдёль, гдё можно найти даже адресы портныхъ, плотниковъ, полотеровъ, ссудныхъ кассъ, рыбныхъ, чернильныхъ магазиновъ и проч., и проч. Странно только, что въ такомъ подробномъ отделе не нашли себе места адреса профессоровъ. Въ общемъ все-таки путеволитель составлень очень добросовъстно и вполнъ удовлетворяеть всёмь требованіямь, какія можно приложить къ путеводителю. Жедательно было бы, чтобы примъру г. Бублика послъдовали также и другіе города, какъ напримъръ, Москва, Петербургъ, Варшава, Одесса, гдъ немало разнаго рода достопримъчательностей, обозръть которыя человъку заважему довольно трудно и почти даже вевозможно безъ руководства. Въ данномъ случав большую службу могли бы сослужить путеводители, изданные по образцу «описанія Кіева», сделаннаго г. Бубликомъ. В. Б.

### Казаки. Донцы. Уральцы. Кубанцы. Терцы. Очерки изъ исторіи староказацкаго быта. Составилъ К. К. Абаза. Спб. 1890.

Такъ какъ названіе каждой отрасли казачества показываеть и мѣсто ея происхожденія, то авторъ въ началѣ своихъ очерковъ рисуетъ характеръ мѣстности, разсказываетъ водвореніе ядра той или иной вольной общины, ея военную организацію, домашній быть и промыслы, послѣ чего переходить къ описанію «государевой службы»—у себя на границѣ и въ дальнихъ походахъ, совмѣстно съ русскими войсками, Какъ видно изъ предисловія, г. Абаза задался мыслію «извлечь наиболѣе благодарный для воспитательныхъ цѣлей матеріалъ, сгруппировать и расположить его въ видѣ очерковъ, доступныхъ обыкновенному читателю, не спеціалисту».

Безъ сомнънія, казачество, возникшее на восточныхъ окраинахъ нащего отечества, образовало могучую силу, содъйствующую развитію исторической задачи русскаго народа, которая заключалась въ стремленіи къ постепенному расширенію своей територіи, то мирнымъ колонизаціоннымъ путемъ, то выдвигая вооруженные толпы отважной вольницы. Такимъ образомъ, казакъ явился передовымъ бойцомъ въ расширении русскаго госполства на отдаленномъ Востокъ; призванный на службу «государеву», онъ шель впереди прочихъ войскъ, сохраняя особенности своего вооруженія, одежды и степной тактики. Въ этомъ заключается двойная заслуга казаковъ передъ государствомъ. «Московскіе цари, говорить въ одномъ місті авторъ, начиная съ Грознаго, поняли казачью силу». Ермакъ Тимоосовичъ покорилъ Сибирь. Донцы, уральцы, терцы, а впоследствіи и кубанцы, ворко стерегли границы, давали отпоръ полудикимъ ордамъ, напиравшимъ съ юга и востока. Цари жаловали и похваляли казаковъ, вносившихъ въ ряды московскихъ ополченій духъ рыцарской отваги и неизмённой вёрности. Михаилъ Өедоровичъ писалъ на Донъ: «Вы, атаманы, службу свою, дородство и храбрость къ нашему царскому величеству держите и своей чести и славы не теряйте...» Наступательное движение русскихъ войскъ въ глубь Авін всегда происходило при участін и какъ бы подъ прикрытіемъ казаковъ, чему мы обязаны присоединеніемъ почти трети этого материка.

Не менте активную роль играли казаки въ войнахъ европейскихъ. Въ Семилътнюю войну донцы явились на поляхъ невъдомой ими Германіи въ числъ 15,000. Первые подвиги Суворова были совершены при участіи донцовъ. Они его сопровождаютъ въ Пруссіи, Польшъ, Турціи, на поляхъ Италіи, въ горахъ Швейцаріи. «Суворовъ, говоритъ авторъ, сидя на донскомъ конт и сопровождаемый донскимъ казакомъ, возившимъ его регаліи, совершилъ самые замѣчательные подвиги, одержалъ самыя блестящія побъды». Тактика Суворова была проникнута казацкимъ духомъ, что выражалось въ быстротт и натискъ. «Казаки переносились съ мѣста на мѣсто, питались чѣмъ попало, служили арміи то авангардомъ, то арьергардомъ, замѣняли главнокомандующему слухъ и зрѣніе»... Авторъ въ живыхъ образахъ и яркихъ краскахъ отмѣчаетъ ихъ подвиги въ Семилѣтней войнъ, въ въ борьбъ съ конфедератами и въ грандіозномъ столкновеніи съ французами, когда во главъ казацкихъ дружинъ появился «вихрь-атаманъ», Матвъй Ивановичъ Платовъ.

Почтенный трудъ автора не можетъ быть названъ учебникомъ, который, по мфткому выраженію покойнаго историка Грановскаго, долженъ быть послёднимъ словомъ науки; нельзя его назвать и ученымъ серьезнымъ

этюдомъ: это эпосъ казачества, слитый въ стройную, полную, притомъ весьма разнообразную и художественную картину. Какъ поэтическое сказаніе о военныхъ подвигахъ онъ можетъ благотворно вліять на подъемъ военнаго духа. Одинъ изъ рецензентовъ труда г. Абазы указывалъ, что сцены постояннаго боя, сопровождаемыя кровопролитіемъ, не вполнѣ соотвѣтствуютъ педагогическимъ цѣлямъ. Мысль, конечно, вполнѣ филантропическая и похвальная, но несвоевременная, когда вся Европа стоитъ подъ ружьемъ, а передовые люди эпохи увѣряютъ, что всѣ вопросы жияни должны рѣшаться желѣзомъ и кровью.

Хотя авторъ въ своемъ предисловіи объщаетъ заносить лишь строго провъренные факты, но, помимо его воли, въ этомъ эпическомъ произведеніи казакъ является героемъ, котораго не беретъ ни сабля, ни пуля; по отношенію къ чужой собственности—рыцаремъ безъ страха и упрека. Тъмъ не менъе трудъ г. Абазы можно смъло рекомендовать какъ въ высшей степени занимательное и поучительное чтеніе въ войскахъ, семьъ и школъ.

Ф. Неслуховскій.

#### Е. В. Кузнецовъ. Сказанія и догадки о христіанскомъ имени Ермака. (Извлечено изъ №№ 40, 42, 44 и 50 «Тобольскихъ губ. вѣдом.» 1890).

Вопросъ о христіанскомъ имени знаменитаго покорителя Сибири сталъ занимать собою пытливые умы уже давно, но не смотря ни на какія ухищренія, до сихъ поръ не быль да и не могь быть окончательно рашевъ всладствіе отсутствія необходимыхъ для этого точныхъ данныхъ; остается нерфшеннымъ онъ и теперь, послъ выхода въ свъть брошюрки г. Кузнецова. Впрочемъ, последній и не претендуетъ на полное решеніе этого вопроса: въ своей брошюркъ онъ собралъ воедино почти всъ сказанія льтописей и мевнія историковь и изследователей по данному вопросу и привель несколько своихъ собственныхъ догадокъ единственно лишь для того, чтобы, какъ онъ самъ выражается, «облегчить трудность догадокъ объ имени Ермака». Интересенъ выводъ, къ которому онъ пришелъ на основании соображеній, вызванныхъ, главнымъ образомъ, данными Черепановской лічтописи, писцовыхъ и переписныхъ книгъ и трехъ Сибирскихъ синодиковъ. Знаменитый покоритель Сибири, по мивнію г. Кузнецова, кромв нехристіанскаго вульгарнаго имени «Ермакъ», могъ иметь еще два христіанскихъ: явное-Ермолай и тайное-Василій. «Быть можеть, последнее было то имя, которое дано ему при крещеніи, но преследованія, какими сопровождались молодые годы нашего героя-годы его разбойничества-могли представлять ему не мало поводовъ, чтобы скрывать это настоящее имя, замёняя его именемъ Ермолая». Что же касается до слова «Ермакъ», то это,-по мивнію г. Кузнецова,-или простая передёлка имени «Ермолай», или жекличка въ вначении кулачнаго бойца, или силача, «присвоенная покорителю Сибири въ года его буйной молодости». Все здёсь сводится на «можеть быть» и вопрось попрежнему остается открытымь... Однако брошюрка г. Кузнецова заслуживаетъ вниманія, какъ по аргументамъ, приводимымъ авторомъ въ пользу своихъ догадокъ, такъ и потому, что въ ней приведены in extenso почти всё толкованія имени Ермака (начиная съ толковавія Черепановской літописи и кончан толкованіемъ профессора Буцинскаго) и по поводу ихъ сдёлано не мало дёльныхъ замёчаній (въ особенности по поводу толкованій Завалишина, Никитскаго и Буцинскаго)... Въ заключеніе не можемъ не отмётить одного важнаго недосмотра, допущеннаго г. Кузнецовымъ при цитированіи «Новаго Лётописца». Изъ этого послёдняго приведена имъ такая цитата: «а къ Ермаку повелё государь написати не Атаманомъ, но Квяземъ Сибирскимъ». Можно было бы заключить на основаніи этой цитаты, что и въ «Нов. Лёт» встрёчается имя «Ермакъ», а между тёмъ мы знаемъ, что тамъ покоритель Сибири называется только однимъ именемъ—Ермолая. Выходить путаница... «Въ «Новомъ Лётописцё» вмёсто вышеприведенной цитаты мы находимъ слёдующее: «а ко Атаману Ермолаю и къ казакомъ посла (государь) многое жалованье, въ грамотахъ повелё Ермолая именовати Княземъ Сибирскимъ...»

Debidour: Histoire diplomatique de l'Europe. 1814 — 1878. 2 vol. Paris. 1891.

Г. Дебидуръ-одинъ изъ скромныхъ, но дёльныхъ провинціальныхъ профессоровъ Франціи. Онъ изв'ястенъ н'ясколькими полезными сочиненіями по средней исторіи, а его этюдь о фрондів удостоился академической преміи. Въ послъщее время онъ посвятиль себя изученію новъйшей исторіи, начиная съ революція, и приготовляеть обширную работу о XIX векв. Какь бы канвою для этого труда служить Дипломатическая исторія Европы. Это-родъ обширнаго учебника для большой публики, очевидно вытекшаго изъ лекцій профессора. Теперь естественно настала пора для такихъ работъ по истекающему стольтію, уже настоятельно требующему для себя цільной исторіи, которая и должна начинаться съ сжатаго свода основныхъ чертъ матеріала, накопившагося въ изобиліи. Наша публика недавно получила такой сводъ въ видъ перевода сочиненія англійскаго историка Файфа. Дебидуръ напоминаетъ Файфа: это-историкъ политикъ. Впрочемъ, онъ широко смотритъ на «дипломатію», связывая ее со всею общирною областью международнаго права. Авторъ серьезенъ. Ему претятъ и «политическія страсти», и «патріотическій эгонзмъ». Онъ знасть всё основные печатные матеріалы: при каждой главъ обстоятельная библіографія. Изложеніе ньсколько сухое, отличается ясностью и удобствомъ отысканія фактовъ, которому помогаеть хорошій указатель имень и даже главныхъ предметовь рфчи. Всф указанныя достоинства ясны въ изложении политической роли нашего отечества за последнія 65 леть, которое можеть вызвать, съ нашей стороны, потребность въ поправкахъ не столько въ целомъ, сколько въ частностяхъ. Для обрисовки направленія г. Лебидура укажемъ на его взглядъ на самое близкое къ намъ событіе — на «союзъ трехъ императоровъ». По мевнію автора, этотъ союзъ, при его установленіи, быль какъ бы «возвращеніемъ къ основамъ священнаго союза»: Бисмаркъ увлекъ императора Александра II объщаніемъ помочь ему въ восточномъ вопросв и въ «обузданіи революціи, дерзость которой угрожала всёмъ престоламъ» въ началё 1870-хъ годовъ. Но результать быль иной: «въчно подоврительная Россія выговорила себѣ полную свободу дѣйствій; Горчаковъ не былъ настолько наивенъ, чтобы не предчувствовать игру Бисмарка, который, сближая дворы Петербурга и Вѣны, думалъ просто уравновѣшивать ихъ, т. е. взаимно уничто-

жать ихъ вліяніе». И действительно, уже въ 1874 г. Россія стала сближаться съ Англіей (бракъ Маріи Александровны съ герцогомъ Эдинбургскимъ) и даже съ Франціей, гдф она надфилась на возстановленіе монархіи; а въ 1875 году Россія съ Англіей остановили планъ Бисмарка уничтожить «насл'ядственнаго врага» нъмцевъ. Бисмаркъ затаниъ месть въ своемъ сердив. «Съ тёхъ поръ его мечтой стало, чтобы царь предприняль большую войну противъ Турціи, которая поглотила бы всё его силы». А когда Россія стала бы истекать кровью, желъзный канцлеръ «спустиль бы на нее Англію и Австро-Венгрію», а самъ «сталъ бы предписывать ей законы, какъ ръшитель судебъ Европы». Затёмъ г. Дебидуръ описываетъ искусные извороты (volte-face) Бисмарка во время неожиданныхъ превратностей событій въ турецкую войну, оттёняя, какъ нёмецкій канцлеръ «одурачивалъ» русскаго, «не смотря на всю его проницательность». Когда Англія бросила намъ перчатку, мы обратились въ Германіи, напоминая ей нашу услугу въ 1870 г. Туть-то маска спада съ «честнаго маклера» — и «отсюла все, что произощло на берлинскомъ конгрессъ». Авторъ говорить по этому случаю: «Да, то была великая измёна, которую еще не простили Германіи петербургскіе политики и русская нація, и конечно не скоро простять». Г. Дебидуръ видить и послѣ 1878 г. средоточіе европейской политики въ Берлинь, цёль котораго-«держать Францію въ положеніи одиночества, въ особенности же всячески препятствовать союзу между нею и русскою имперіей». Бисмаркъ замѣтилъ возможность образованія союза изъ Россіи, Франціи и Англіи, въ особенности блигодаря воцарснію императора Александра III и зам'яны Биконсфильда Гладстономъ. Онъ противопоставилъ ему заранъе лигу мира изъ Германіи, Австріи и Италіи (1883). А затёмъ, желёзный канцлеръ такъ успълъ накричать вездъ о себъ, какъ объ единственномъ сокрушителъ революціоннаго духа, что даже Россія стала забывать обиду 1878 года: въ 1884 г. въ Скерневицахъ произошло свиданіе трехъ императоровъ, и дипломатическая Европа, казалось, возвращалась къ началу 1870-хъ годовъ. Г. Дебидуръ мрачно смотритъ на переживаемую минуту. Онъ совсимъ не довиряетъ «причудливому» (fantasque) и «смутноумному» (l'esprit un peu confus) Вильгельму II, даже почти сожальеть о паденіи Бисмарка, который быль хоть «благоразумнымъ врагомъ» (sage ennemi). А. Трачевскій.

## Историческій обзоръ Туркестана и поступательнаго движенія въ него русскихъ. А. И. Макшеевъ. Спб. 1891.

Наши азіатскія дёла съ каждымъ годомъ пріобрётаютъ все большій и большій интересъ. Мы знаемъ настоящее положеніе дёлъ въ Азіи. Но настоящее неразрывно связано ст прошедшимъ, а это-то прошедшее и было мало извёстно по сіе время. Различнаго рода свёдёнія по ходу нашего поступательнаго движенія во внутрь средней Азіи, до сихъ поръ не представляли ничего систематически-цёлаго. Такія же изслёдованія, какъ напримёръ Ханыкова, не обнимали предмета въ общемъ его объемѣ. Всё свёдёнія по Азіи были, такъ сказать, разбросаны по разнымъ спеціальнымъ органамъ печати, что очень затрудняло ея новёйшихъ изслёдователей.

Профессоръ А. Ив. Макшеевъ лично проведъ нъсколько дътъ въ Азіи, и пользуется извъстностью въ области ся изследованія. По этому-то, собранныя имъ изъ разныхъ источниковъ свёдёнія, относящіяся къ предмету,

получають особенную цённость, представляя трудъ систематически и обстоятельно составленный, съмножествомъ справокъ по источникамъ, изъ которыхъ заимствовано имъ описаніе.

Начиная свои изследованія объ Азіи со времень наиболее отдаленныхь, А. И. Макшеевь останавливается на событіяхь XVI века, переходить къ эпохе Петра Великаго; обстоятельно описываеть бедственный походь въ Хиву Бековича и Перовскаго; описываеть войну съ Бухарой 1864—67 гг., и ходъ военныхъ событій по 1873 годъ. Къ изданію приложены карты и планы военныхъ действій, что еще более придаеть труду г. Макшеева, заслуженную цённость.

А. П.

#### Четыре войны. П. Алабинъ. Часть II. Походныя записки въ 1853 и 1854 головъ. Спб. 1890.

Первое изданіе походныхъ записокъ г. Алабина появилось въ печати еще въ 1861 году, причемъ интересъ ихъ, главнымъ образомъ, заключался въ близости эпохи имъ описываемой и имѣвшей такое сильное вдіяніе на складъ нашей общественной жизни. Тогда всякое новое слово имѣло цѣну, потому что всѣ были проникнуты мыслью—узнать причины, только-что законченныхъ бѣдствій.

Г. Алабинъ лично принималъ участіе въ войнѣ и былъ свидѣтелемъ многихъ фактовъ, не лишенныхъ интереса. Тѣмъ не менѣе, многое онъ писалъ по слухамъ, что могло имѣть мѣсто при первомъ изданіи его записокъ.

Къ сожалѣнію, авторъ не сдѣлалъ необходимыхъ оговорокъ при новомъ появленіи его труда, несмотря на то, что многіе изъ выставленныхъ имъ фактовъ, получили въ настоящее время совершенно новое освѣщеніе.

По этому, трудъ г. Алабина, можно назвать записками туриста, интересно составленными.

Бытовая военная жизнь нашей арміи въ походѣ, въ дѣлѣ и на стоянкахъ, изображена картинно и вполнѣ характерно. Нравы и культурное развитіе жителей придунайскихъ княжествъ также составляютъ лучшую часть описанія. Особенно хорошо рисуется общественная жизнь въ Яссахъ и Бухарестѣ, со всѣми ея увеселеніями и разнузданностію.

Что касается до описанія военныхъ событій, то въ этомъ отношенія авторъ входить во многія ненужныя подробности, описывая ничтожныя стычки на аванпостахъ Ольтеницкаго отряда, при которомъ онъ состоялъ, и мало говорить о томъ, что дѣлалось на другихъ пунктахъ театра войны, гдѣ онъ не участвовалъ лично. Такъ, сраженіе 25-го декабря 1853 г. при Четоми изложено крайне не наглядно; дѣйствіе подъ Силистріей въ 1854 г. также, причемъ иѣкоторые факты, напримѣръ штурмъ Арабъ-Табіи, изложены не вѣрно. Даже бой при Ольтеницѣ, 23-го октября 1853 г., въ которомъ авторъ участвовалъ, у него совершенно почти не описанъ. Въ самый разгаръ боя онъ находитъ нужнымъ—«опустить завѣсу»—и предоставляетъ поднять ее — новом у Гомеру, до такой степени онъ считаетъ важнымъ этотъ бой, въ сущности не важный. Словомъ, военная сторона описанія, кромѣ нѣкоторыхъ замѣчаній о недостаткахъ вооруженія и обученія нашей арміи,—мало имѣетъ военнаго значенія.

Бытовая же картина войскъ, характеристики высшихъ военныхъ начальниковъ и описаніе нравовъ жителей Молдавіи и Валахіи—написаны интересно, живо, и охотно прочтутся каждымъ.

А. П.

## Санскритскія поэмы соч. Калидасы. Сакунтала, Рагу-Вонча и Мега-Дута. Перевелъ Н. Волоцкой. Вологда. 1890.

Переводчикъ не вполеф правильно озаглавилъ свое изданіе; такъ первое изъ переведенныхъ имъ произведеній — Сакунтала (она занимаетъ половину всего тома) представляеть не поэму, а драму, прекрасный образчикь драматической поэзіи индусовъ, которая во времена царя Викрамандитія (300 л. до Р. Х.) достигла замечательного развитія въ лице Калидасы. Такъ какъ въ нащей литературъ ходитъ больше слуховъ о необычайной красотъ и роскоши индусской поэзіи, чёмъ трудовъ, которые могли бы хоть нёсколько ознакомить читающую публику съ этой действительно богатой литературой: то всякая книга, въ родъ книги г. Волоцкаго, должна быть встръчена съ благодарностью, особенно имён въ виду то, что авторъ работалъ въ весьма неудобныхъ условіяхъ провинціальной жизни. Составить и издать въ Вологав такой трудъ - несомненно есть великій подвигь и за это можно простить автору удивительную нецелесообразность объяснительнаго указателя и примъчаній, приложенныхъ въ концъ книги. Нъсколько трудите примириться съ темъ, что г. Волоцкой не предпослалъ своему переводу никакого ввеленія — было бы очень и очень нелишнимъ подготовить коть нъсколько читателя къ пониманію поэзін, взросшей на почвъ столь отличной отъ нашей жизни. «Сакунтала» передана стихами, довольно правильными и звучными, остальныя два произведенія Калидасы представлены въ прозанческомъ переводъ. С. А-въ.

# Полное собраніе постановленій и распоряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія Россійской Имперіи.—Томъ VII.— Спб. 1890.

Седьмой томъ этого солиднаго изданія, ведущагося высочайше утвержденной Комиссією для разбора дѣлъ сунодальнаго архива, изданъ подъредакціей А. Труворова и обнимаеть время отъ 19 января 1730 г. по 23 декабря 1732 г., т. е. три первыхъ года царствованія Анны Іоанновны. Помимо того важнаго значенія, какое имѣетъ это изданіе для каноническаго права и для исторіи русской церкви, оно представляетъ большой интересъ и историку гражданскому, доставляя ему обильный бытовой матеріалъ, пользованіе которымъ въ значительнѣйшей мѣрѣ облегчено указателемъ, приложеннымъ въ концѣ тома.

С. А-въ.





### историческія мелочи.

Князь Бисмаркъ и принцъ Наполеонъ въ 1866 г.: проектъ дѣлежа Германіи съ Франціей; отзывъ Бисмарка о Наполеонъ III.—Тайны Оленьяго парка при Людовикъ XV: разсадникъ любовницъ для короля, устроенный маркизой де-Помпадуръ; поселенія королевскихъ метресъ и управленіе ими; дѣти Людовика XV, прижитыя внѣ брака; прошлое графини Дюбари; какъ свели ее съ Людовикомъ XV.—Изъ исторіи бѣлилъ и румянъ: раскраска лица у дикихъ народовъ; на Востокъ, въ Греціи и Римъ; Италія, какъ колыбель туалетныхъ спадобій; употребленіе косметикъ во Франціи; отказъ герцогини Нивернэ отъ румянъ; Наполеонъ I о румянахъ.

НЯЗЬ БИСМАРКЪ и принцъ Наполеонъ въ 1866 году. Маркизъ Вильневъ, одинъ изъ интимнѣйшихъ приближенныхъ недавно умершаго принца Наполеона, напечаталъ выдержки изъ своего дневника о свиданіи принца съ Бисмаркомъ въ 1866 г. по порученію Наполеона III. Сообщенныя Вильневымъ данныя принцъ разрѣшилъ ему обнародовать лишь послѣ своей смерти. Вотъ что разсказываетъ Вильневъ.

Французскому правительству съ самаго начала 1866 года были извъстны воинственные замыслы Пруссіи, но въ совъть императора не было никакого единства относительно положенія, которое подобало Франціи занять въ виду этихъ плановъ. Большинство французскихъ дипломатовъ питали надежду, что предстоявшая война ослабитъ Австрію и Пруссію въ пользу мелкихъ нъмецкихъ государствъ, и, такимъ образомъ, еще болъе съузитъ сферу вліянія нъмецкаго союза. Самъ же Наполеонъ, напротивъ того, полагалъ, что война эта повлечетъ за собою единство Германіи, и явится опасной для Франціи. Эти опасенія онъ высказалъ принцу Наполеону, разділявшему его взгляды, и отправилъ его въ Берлинъ для совъщанія съ Бисмаркомъ. Предлогомъ къ этой поъздкъ послужило одновременно предпринятое принцемъ путешествіе въ Петербургъ. Принцъ прибылъ въ прусскую столицу вечеромъ и немедленно отправился къ графу Бисмарку, который принялъ его въ своемъ рабочемъ кабинетъ.

Вильневъ утверждаетъ дале, что бывшій германскій канцлеръ и покойный принцъ одинаково презирали мелкія дипломатическія увертки, одинаково мало придавали значенія внёшнимъ формальностямъ и всякимъ банальностямъ; оба имёли одинаковую привычку прямо приступать къ дёлу. Помимо того, принцъ и прусскій министръ уже нёсколько лётъ были лично знакомы другъ съ другомъ. Послё краткаго привётствія, по свидётельству Вильнева, Бисмаркъ предложилъ принцу стулъ, самъ опустился въ кресло около стола со стаканами и большой кружкой пива и, замётивъ, «вы, конечно, разрёшаете, ваше высочество», продолжалъ курить изъ своей длинной трубки. Принцъ закурилъ папиросу. Но опасаясь слишкомъ сильнаго табачнаго дыма, онъ сейчасъ же снова поднялся и отворилъ одно изъ оконъ. Бисмаркъ, ухмыляясь, далъ ему продёлать все это, только, схвативъ лежавшую около него шапку, нахлобучилъ ее себё на голову и сказалъ:

- Послѣдуйте моему примѣру, принцъ, иначе вы простудитесь... Что же васъ сюда привело?
- Я прівхаль въ Берлинь, чтобы переговорить съ вами, графъ,—началъ принцъ.
- Это я знаю,—отвъчаль Бисмаркъ,—императоръ желаетъ знать о нашихъ намъреніяхъ. Охотно сообщу вамъ это, такъ какъ съ вами говорить можно, вы, по крайней мъръ, понимаете, что вамъ говорятъ.

Затёмъ съ живостью министръ изложилъ своему гостю нижеслёдующій планъ: «Германія достигнеть своего единенія, вступитъ въ союзъ съ Фран ціей, и об'в націи, тъсно связанныя одна съ другой, оттъснятъ Россію въ степи, откроютъ Венгріи, которая въ будущемъ должна составить главную часть Габсбургской монархіи, путь къ Константинополю, лишатъ Англію ея колоній и обратятъ Испанію, Италію, съверныя государства и т. д. въ своихъ сателитовъ». Бисмаркъ заключилъ словами:

— Да, да, вижу, что вы хотите сказать: Бисмаркъ-де береть Германію, а что же придется на нашу долю?

Принцъ улыбнулся.

- Желаете Женеву?
- Этого слишкомъ мало.
- --- Люксембургъ?
- Это все равно, что ничего. Ужъ если брать что-нибудь, такъ чтобъ игра стоила свъчъ. Отдайте намъ берегъ Рейна.
- Рейнъ! Вполнѣ согласенъ съ вами. Но его я не могу отдать вамъ. Вы должны же это понять. Мнѣ, въ концѣ концовъ, это безразлично, что мнѣ въ Рейнѣ? Я не нѣмецъ, я пруссакъ, вендъ. Я вѣдь не какой-нибудь гейдельбергскій профессоръ. Но я не могу дѣлать и отдавать то, что мнѣ вздумается. Общественное мнѣніе никогда не согласится уступить Франціи ни единой нѣмецкой деревни. Но, быть можетъ, найдется кое-что еще? Не хотите ли Бельгію?
- Объ этомъ можно разговаривать. Но что скажетъ Англія?—замѣтилъ принцъ Наполеонъ.
- Англія?—продолжаль Бисмаркъ. Причемъ туть Англія? Быть можеть, я и поинтересовался бы этимъ вопросомъ, будь я американскій плантаторь хлопка или индѣйскій раджа, но я континентальная держава и начихать мнѣ на Англію... Что могуть намъ сдѣлать англичане? Выставить флотъ въ 80,000 человѣкъ, въ 100,000, если хотите даже въ 150,000, —больше

имъ не набрать; а мы съ вами оттёснимъ ихъ въ каналъ, когда намъ заблагоразсудится.

Намъреніе принца Наполеона набросать эти предначертанія въ вилъ записки, по свидътельству самого принца и маркиза Вильнева, Бисмаркъ отклонилъ словами:

— Вы желаете тайный договоръ подписать по всей формѣ. А я вамъ скажу, что этого не полагается. Для чего подобный договоръ? Если онъ умѣстенъ, я выполню его, хотя бы онъ и не былъ скрѣпленъ подписью, а если нѣтъ...—онъ жестомъ докончилъ свою фраву.

Принцъ спросилъ министра, отчего онъ не говорилъ такъ же откровенно съ императоромъ, какъ съ нимъ.

— Съ вашимъ императоромъ, принцъ? Да вы лучше меня знаете, что это старая баба. Я тысячу выгодныхъ сдёлокъ предлагалъ ему, но онъ никакъ не можетъ отрёшиться отъ своихъ колебаній, вёчно твердить о своемъ миролюбіи, справедливости, народныхъ правахъ, о всякихъ пустякахъ. Я подталкиваю его ногой подъ столомъ, а онъ дёлаетъ видъ, что не понимаетъ.

Аудіенція окончилась.

- Графъ, сказалъ принцъ при прощаніи, я передамъ императору нашъ разговоръ, и знаете въ какихъ выраженіяхъ?
  - Въ какихъ, ваше высочество?
- Ваше величество, Бисмаркъ предлагаетъ намъ превеликую плутню. Арестовать и притянуть его къ суду у насъ нётъ возможности, и потому, по моему мнёнію, давайте красть за общій счетъ.

Графъ засмѣялся и на прощанье, пожавъ принцу руку, замѣтилъ:

- Мы понимаемъ другъ друга.

Возвратившись въ Парижъ, принцъ Наполеонъ посовътывалъ императору занять войсками Бельгію въ тотъ самый день, какъ только пруссаки объявять войну Австріи, но «миролюбіе», «справедливость», «уваженіе народныхъ правъ» помѣшали императору послѣдовать совъту своего кузена.

— Тайны Оленьяго парка при Людовик XV. Въ мемуарахъ г-жи Дюшоссе приводятся обстоятельныя показанія о таинственной исторіи Оленьяго парка, игравшаго немаловажную роль въ исторіи нравовъ прошлаго стольтія. Паркъ этотъ былъ устроенъ Людовикомъ XII для содержанія благороднаго звъря, при Людовик XIV превратился въ новый кварталъ Версаля и долгое время назывался кварталомъ du Parc-aux-cerfs. Потомъ онъ былъ раздъленъ на нъсколько улицъ съ 471 участками, перешедшими въ частную собственность служащихъ королевскаго придворнаго штата, построившихъ себъ вдъсь дома и виллы. При Людовикъ XV паркъ игралъ совершенно особую роль.

Людовикъ XV отъ природы обладалъ блестящими способностями. Но объявленный совершеннолѣтнимъ въ 13 лѣтъ, онъ предоставилъ правленіе главному мивистру, а самъ предавался развлеченіямъ и бездѣлью. Первоначально на него возлагались большія надежды, такъ что народъ величаль его «многолюбимымъ». Но примѣръ развращеннаго двора мало-по-малу оказалъ на него свое губительное дѣйствіе. Король не нашелъ удовлетворенія въ своемъ бракѣ, а неограниченная власть дала ему возможность вознаградить себя за это выполненіемъ всякихъ своихъ прихотей. Для Франціи это было пагубно и чѣмъ дальше, тѣмъ трудвѣе было удовлетворять короля въ

его погон ва чувственными удовольствичи, особенно при все бол ве возроставшей его развращенности.

Г-жа д'Этіолдь, сделавшаяся маркизой де-Помпадурь, первая изь его любовниць съумбла привязать къ себъ короля очаровательностью своей личности и дарованіями. Но и для нея настало время, когда король охлальть кр ней, какр вр женшинь, хотя онь и не могь отовшиться отрвліянія ея демонической личности и привычки къ ней. Замътивъ угрожавшую ей развязку, она скоро нашла средство обезпечить за собой прочное положеніе. Въдь собственно она была тогда властительницей Франціи. Такое положеніе за 19 лёть дало ей 36.924,140 ливровъ. И воть маркиза, видя пресыщенность своего дюбовника ея прелестями, ръшила не ограничивать его свободы въ томь же направленіи, а самой избрать себъ замъстительницъ. Но где найти новыхъ любовницъ? Придворныя дамы завидовали всесильному вліянію маркизы и стремились ее вытёснить. Во избежаніе полобной опасности, маркиза придумала навербовать королю любовниць изъ круга, отдаленнаго отъ двора, и всего лучше изъ низшихъ слоевъ. Для этого она заручилась сольйствиемь двухь цервыхь камердинеровь короля, Лебеля и Башелье. Они приводили королю красавицъ одну за другой. Последнія за свои безстыжія услуги вознаграждались или замужествомъ ели денежными кушами. При этомъ маркиза уговорила короля, чтобъ онъ не открывалъ своего инкогнито этимъ девицамъ. Ихъ уверяли, что оне имеють дело съ однимъ «польскимъ графомъ», проживающимъ во дворцв. Въ числе этихъ девицъ фигурировали вибств съ дочерьми «изъ благородныхъ семействъ» и дочери цирульниковъ и прачекъ. Въ мартъ 1753 года королю приводили красивую дъвочку 14 лътъ, служившую натурщицей для Буше. Матери ея было заплачено 10,000 ливровъ и затёмъ дёвочку эту черезъ двё недёли вернули домой. Зачастую подобныя отношенія длились еще болье короткое время, а иногда несколько дениць одновремению развлекали короля. Свиданія съ ними короля происходили или въ помъщении Лебеля, состоявшемъ изъ 6 комнать, которыя для такой голубятни короля были соответственно убраны, или въ двухъ таинственныхъ, назначенныхъ спеціально для этой цёли, комнатахъ близь дворца. Эти комнаты назывались «appartements des petites maitresses».

Нѣкоторыя изъ этихъ связей получили болье интимный характеръ, что повело къ покупкъ многихъ домиковъ въ кварталъ «Parc-aux-Cerfs» и къ устройству того поселенія, которое именовалось «Оленьимъ паркомъ Людовика XV». Эти домики служили для жилья пользовавшихся наибольшей благосклонностью короля «petites maitresses» или для родовъ ихъ и пребыванія дѣтей, рождавшихся отъ этихъ связей. Управленіемъ этого парка завъдывала маркиза въ качествъ «главноуправляющаго Оленьяго парка», причемъ она еще носила титулъ «матушки-игуменьи». Помощниками ея въ этихъ грязныхъ дѣлахъ состояли Лебель и Башелье. М те Бертранъ исполняла роль гувернантки «пансіонерокъ», камерфрау маркизы, те Дюшоссе, изъ мемуаровъ которой извлекаются эти данныя, числилась акушеркой и присутствовала при родахъ любовницъ. Сверхъ того, въ числѣ довъренныхъ лицъ, находился нѣкто Гимаръ. молодой человѣкъ, взятый туда изъ garçons bleus.

Въ каждомъ изъ этихъ домиковъ помѣщалось по любовницѣ и рѣдко по двѣ. Каждая изъ нихъ имѣла свою прислугу, состоявшую изъ камерфрау,

кухарки, двухъ лакеевъ и надвирательницы. Король назначилъ особую казну для этой отрасли своихъ развлеченій. Туть опредѣлены были особыя ассигновки для родителей, у которыхъ покупались дочери, для дѣвицъ, которыя быстро возвращались въ родительскій домъ, для приданаго тѣмъ, которыя выдавались замужъ, а также для дѣтей, рождавшихся отъ этихъ связей. Такихъ дѣтей знали до 30 душъ. По крайней мѣрѣ, столько ихъ воспитывалось на счетъ короля. Число ихъ было бы, конечно, еще больше, если бы многія любовницы не увольнялись быстро или не выдавались замужъ. Эти дѣти немедленно послѣ рожденія отдѣлялись отъ матерей и обыкновенно росли, какъ дѣти богатыхъ американцевъ, присланныя во Францію для воспитанія.

Въ числѣ этихъ «petites maitresses» выдающееся положеніе занимала Морфиза, дочь бѣднаго ирландскаго солдата Мюрфи. Она увлекала короля въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и становилась опасной для самой маркизы Помпадуръ. Но тутъ г-жа д'Эстрэ (d'Estrées) научила ее спросить короля, «что дѣлаетъ его старуха?» и тѣмъ навлекла на нее немилость короля. Ее немедленно выдали замужъ за одного офицера, которому дали 50,000 ливровъ, а ей самой—богатое приданое въ 200,000 ливровъ.

Людовикъ XV все еще былъ красивымъ, статеммъ мужчиной, который могъ плѣнять женщинъ, и кажется, всѣ любовницы любили его. Объ одной изъ нихъ разсказываетъ г-жа Дюшоссе, что ей удалось раскрыть инкогнито короля. Она тайно вынула изъ его кармана письма. При извѣстіи о томъ, что король получилъ рану подъ Дамьеномъ, эта дѣвица чуть не помѣшалась, а когда она замѣтила, что онъ вмѣстѣ съ нею посѣщаетъ и другую, она въ отчаяніи бросилась въ комнату этой другой и, охвативъ колѣни короля, вопила: «я знаю, что вы—король, но что мнѣ до этого, если вы перестаете быть королемъ моего сердца. Не бросайте меня, мой дорогой государь!» Эту дѣвицу посадили на нѣсколько дней въ домъ съумасшедшихъ и, когда она излечилась отъ своего эротическаго помѣшательства, уволили и наградили.

Ярко характеризуются всё эти нравы разсказомъ г-жи Дюшоссе о томъ, при какихъ обстоятельствахъ она сама сдёлалась довёреннымъ лицомъ подобныхъ дёлъ короля. «Маdame» (т. е. Помпадуръ)—пишетъ Дюшоссе — однажды позвала меня въ свой кабинетъ, гдё я нашла короля, который съ серьезной миной расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатъ.

— Вы должны — начала маркиза — на нѣсколько дней отправиться въ домъ Avenue de St. Cloud, гдѣ вы найдете молодую особу, которая ожидаетъ родовъ.

Я онвивла отъ изумленія.

— Вы будете хозяйкой дома и, какъ божество въ баснѣ, будете присутствовать при родахъ. Ваши услуги нужны для того, чтобы все было исполнено по желанію короля и въ тайнѣ.

Король улыбнулся и сказалъ: «Отецъ ребенка—совершенно ординарный человъкъ».

На это «Madame» прибавила: «Илюбимъ и обожаемъ всёми, кто его знаетъ». Маркиза подошла затёмъ къ шкафу и достала оттуда маленькую коробочку, которую раскрыла. Она вынула изъ нея бриліантовую булавку и сказала королю: «лучшей не могу выбрать по нёкоторымъ соображеніямъ»

— И это уже черезчуръ,—замътилъ король, обнимая «Маdame»,—о, какъ вы добры!

15

Она заплакала и сказала, приложивъ свою руку къ сердцу: «я ничего не хочу, кромъ вотъ этого (т. е. сердца!)».

У короля показались слевы наглазахъ и Дюшо се заплакала, хотя и не знала почему. Затъмъ король сказалъ ей: «Гимаръ васъ будетъ навъщать ежедневно. Онъ вамъ дастъ свои совъты и поможетъ. Въ критическую минуту пешлите за нимъ. О крестныхъ мы ничего не скажемъ. Вы сдълайте такъ, будто вы ихъ ожидали, а затъмъ получили письмо съ увъдомленіемъ, что имъ помъщали явиться. Это васъ поставитъ въ мнимое затрудненіе и тогда Гимаръ скажетъ вамъ: «ну, въ такомъ случай надо пригласить въ крестные первыхъ встръчныхъ». Затъмъ вы позовете служанку и перваго встръчнаго обдняка съ улицы, которому не давайте, однако, болъе 12 ливровъ, чтобы не возбуждать подозръній.»

- Не больше одного луидора, —поправила «Маdame», —чтобъ не произвести сенсапіи.
- Гимаръ прододжалъ король дастъ вамъ имена отца и матери. Онъ будетъ на крестинахъ, которые должны происходить вечеромъ, и роздастъ подарки. Понятно, что и вы получите свои.

При этомъ король любезно подалъ Дюшоссе 50 луидоровъ. Она поцѣло вала ему руку и заплакала.

— Вы вёдь, конечно, позаботытесь о кормилицё, не правда ли? Этоочень хорошій ребенокъ, хотя онъ и не изобрёталъ пороха. Разсчитываю на вашу скромность, а мой канцлеръ-король съ улыбкой взглянулъ на «Маdame»—позаботится объ остальномъ.

Когда король ушелъ, маркиза спросила: «ну, что вы думаете о моей роли?»

- Вы одна изъ умивйшихъ женщинъ и истенный другъ, отвётила Дюшоссе.
- Мић ничего не нужно, кромћ его сердца,— замћтила «Мадате»,— п всћ эти двицы безъ воспитанія не отнимутъ его у меня.

И дъйствительно, только по смерти «матушки-игуменьи» раскрылись темныя тайны Оленьяго парка, а безобразіямь, творившимся въ немъ, быль положенъ конецъ только четыре года спустя намъстницей маркизы. Графиня Дюбарри была дочерью извъстной Анны Блё, которая въ свое время начала свою карьеру кухаркой. Послуживъ накоторое времи горничной у жены Лежандра, она подъ именемъ m-lle Лансонъ поступила мастерицей къ модистив. Но ея претензіи были таковы, что она вскорю разворила своего тогдашняго любовника цирульника Ламета. Въ игорномъ домѣ, который содержался г-жей Дюкинэ, гдъ она служила подъ именемъ demoiselle Ланжъ, она познакомилась съ графомъ Жаномъ Дюбарри, промотавшимся авантюристомъ. Этотъ графъ выгодно продалъ свою любовницу. Поживъ весело съ demoiselle Ланжъ четыре года, онъ рѣшилъ уступить ее Людовику XV. Чтобъ получить побольше за нее, она была выдана замужъ за его брата. Неизбъжный Лебель явился сводникомъ, а духовникъ короля, Гомаръ де-Вобернье, выдаль ей метрическое свидътельство, въ которомъ она значилась дочерью Гомара де-Вобернье, а мать ея — маркивой. Игра удалась. Въ 1769 году demoiselle Влё-Лансонъ-Ланжъ въ качествъ графини Дюбарри сдёлалась присяжной любовницей короля.

Никогда еще странъ и трону не наносилось такого позора. Единствен нымъ добромъ, которымъ Франція обязана этой женщинъ, — было уничтоженіе Оленьяго парка. Но если бы королю суждено было прожить дольше, то навѣрное Дюбарри сдѣлалась бы полной замѣстительницей Помпадурь. Начало къ тому было уже сдѣлано. Но въ 1774 году королю приглянулась красивая дочь мельника Тріанона. Дѣвица была больная и ее трудно было уговорить. Наконецъ, удалось. На бѣду короля она носила въ себѣ зародышъ оспы и вскорѣ забелѣла ею. Оспа перешла и къ Людовику XV.

Такимъ образомъ эта несчастная какъ бы отмстила за всѣ прежніе жертвы королевскихъ прихотей. Король вскорѣ умеръ.

Не трудно понять, какое растлѣвающее вліяніе оказалъ такой примѣръ съ высоты трона не только на дворъ и придворные кружки, но и на болѣе отдаленные слои общества и граждант, и какая энергія требовалась, чтобъ устранить опасности, вытекавшія отсюда для государства и для трона. Людовикъ XVI имѣлъ только мужество и силу умереть съ достоинствомъ жертвой за грѣхи и преступленія своихъ предшественниковъ.

— Изъ исторія бѣлиль и румянь. Дамы, пробующія посредствомь румянъ наводить на свои поблекція щеки нѣжный цвѣтъ юности, конечно, не помышляють о томъ, какой интересный предметь для историка культуры представляетъ собой это туалетное снадобье, которое примъняется и дикими. и цивилизованными народами. Въдь и дикари-обитатели лъсовъ охотно раскрашиваются какъ именитыя дамы въ своихъэлегантныхъ будуарахъ. Безъ сомнинія, дикарямь невидомы различные сорта румянь, какіе извистны болье развитымъ культурнымъ націямъ. Но любовь къ раскраскъ тъла яркими красками издавна обусловливалась стремленіемъ къ красотъ. Обычай японскихъ актеровъ размалевывать дипо яркими красными штрихами, безъ сомнёнія, одинъ изъ самыхъ древнихъ способовъ укращенія. Нёкоторыя дикія племена въ знакъ траура окрашивають себ'в тело въ черный или б'елый цвътъ. Древніе бриты, напротивъ, размалевывали себя различными цвътами, чтобъ наводить ужасъ на своихъ враговъ. Тоже дълаютъ теперь и воинственные краснокожіе въ Америкъ. Но какъ все мъняется! что нъкогда наводило ужасъ, теперь у клоуновъ цирка служитъ только знакомъ особеннаго шутовства.

Обращаясь къ націямъ высшей культуры, мы находимъ, что обычай раскрашивать лицо восходить къ древнѣйшимъ временамъ египетскаго царства. Египтянки первоначально пользовались черной, зеленой, оранжевожелтой или бѣлой краской. Черной краской онѣ разрисовывали себѣ брови и рѣсницы, бѣлой—ногти, оранжево-желтой—ноги и руки, зеленой—глазные впадины. Но не у однѣхъ египтянокъ раскраска тѣла составляетъ необходимую часть его гигіены. Такая раскраска всегда была въ ходу на всемъ Востокѣ. Въ Ассирік натирались мазями и раскрашивались. И теперь еще, какъ и въ прежнія времена, турчанки часами сидятъ передъ зеркаломъ, чтобъ сурьмой подвести себѣ брови и рѣсницы. Поэтому-то въ одной любовной пѣснѣ турокъ горюетъ о томъ, что онъ боится цѣловать свою возлюбленную, такъ какъ у нея въ глазахъ клешни скорпіона.

Это косвенное порицаніе даннаго обычая принадлежить новъйшему времени. Въ древности же первый протестъ противъ раскраски лица исходиль отъ іудеевъ. Исайя и Іеремія громили этотъ обычай. Но протесты не приводили ни къ чему.

Съ Востока обычай перешелъ къ классическимъ народамъ. Гречанки бълились и румянились на-пропадую, отправлянсь на прогулку. Мастерски

пользовались этимъ способомъ самоукрашенія гетеры, какъ, извѣстно, игравшія видную роль въ общественной жизни Греціи. О нихъ справедливо можно сказать, что свою привлекательность онѣ почерпали изъ сосудовъ сърумянами.

Богатыя римлянки, чуть ли не изо дня въ день менявшія своихъ дюбовниковъ, не могли не прибъгать къ помощи искусственныхъ прикрасъ, чтобъ скрасить видимые следы перезрелости. Поэтому въ древнемъ Риме искусство румяниться достигло наибольшаго распространенія и процвѣтанія. По господствовавшему въ Римъ того времени обыкновенію называть все греческими именами, весь аппарать раскраски лица именовался «косметикой», а служанки, разглаживавшія и разрисовывавшія лица своихъ барынь, назывались «косметами». Элегантная римдянка ложилась спать, обложивъ свои щеки печенымъ клёбомъ, и первое, что служанка должна была сдёлать во время туалета барыни, это удалить со щекъ ея приставшій хлібоь. Затемъ лицо обмывалось молокомъ ослицы. Этому молоку приписывалась чудодъйственная сила для сохраненія красиваго цвъта лица. По свидътельству Плинія, нікоторыя римлянки обмывали лицо свое по семидесяти разъ въ день. А объ императрицѣ Поппеи разсказывается, что во время своихъ путешествій она брала съ собой цёлыя стада ослиць, чтобъ купаться въ ихъ молокъ. По омовеніи лица ослинымъ молокомъ, вторая служанка должна была раскрашивать щеки. Но предварительно она дышала на металлическое зеркало и подносила его госпожт, которая, понюхавъ зеркало, узнавала хорошо ли пахнеть дыханіе служанки, и приняла ли она утромъ предписанныя для этого особыя пастилки, лодженствующія производить подобный эфекть. Это считалось необходимымъ потому, что слюна составляеть важный ингредіенть при изготовленіи румянь. Для выполненія утренняго туалета римлянки употреблялась цёлая коллекція средствъ со всевозможными мазями, эсенціями, румянами, кисточками и т. п.

Съ паденіемъ античнаго міра и съ нашествіемъ варваровъ на Западѣ исчезаетъ чрезмѣрное употребленіе румянъ. Кажется, только съ XII вѣка дамы опять взялись за кисточки, чтобъ росписывать себя бѣлымъ и краснымъ цвѣтомъ. Затѣмъ Италія временъ Возрожденія для Европы сдѣлалась колыбелью всякихъ туалетныхъ аксесуаровъ, а въ дѣлѣ росписыванія лица особенную виртуозность выказали итальянки, преимущественно флорентинки. Даже почтенныя матроны по праздникамъ стали прибѣгать къ этому искусству. Курьезно, что влюбленные своимъ возлюбленнымъ дарили румяна. Напрасно громило эту дикость духовенство, напрасно насмѣхались писатели. Пандольфини въ своемъ «Trattato del governo della famiglia» и Ченнино Ченнини въ «Тrattato della pittura» тщетно предупреждаютъ итальянокъ, что употребленіе косметикъ преждевременно старитъ лицо и вмѣсто красоты производитъ безобразіе.

Чрезвычайно плодородная почва для процвётанія косметикъ оказалась во Франціи. Раскративаніе лица пережило тамъ многообразныя варіаціи. При Генрихѣ III придворные кавалеры разряжались и румянились не хуже дамъ. Послѣ смерти Генриха IV вошло въ обычай наклеивать на лица «мушки» («mouches»). Въ «Discours contre les femmes débraillées» (1637 г.) рѣзко осуждается этотъ обычай. Примѣру королевы Анны, которая послѣ кончины Людовика XIII рѣшила не употреблять румянъ, подражали недолго, да и то въ кругу ея интимныхъ приближенныхъ.

При Людовикѣ XIV опять начали румяниться безъ удержу. О дамахъ и говорить нечего, когда кавалеры, и во главѣ ихъ герцогъ Орлеанскій, не только красились, но и облѣпливались мушками. Знатныя дамы разрисовывали себѣ не только губы, щеки, брови, но даже уши, плечи и руки. Ла-Брюйеръ въ своихъ «Сагасtères» безпощадно издѣвался надъ такой нелѣпой молой. Но насмѣшки не дѣйствовали.

Насколько неустранима была мода, показываеть инцинденть съ герцогиней Ниверия, женой французскаго посланника въ Римъ. Эта дама ръшительно отказалась следовать обычаю римскихъ дамъ, т. е. румяниться. И въ Парижъ испугались, что она по возвращени въ Парижъ не станетъ румяниться на родинъ. Во избъжание такого «скандала», котораго легко можно было опасаться при энергическомъ характерѣ герцогини, уговорили ея мать, т-те де-Пончартрэнь, отправиться на встрачу дочери съ цалью передать ей баночку съ румянами раньше, чемъ она успетъ прівхать въ Парижъ. Герцогиня, однако, не согласилась принять это подношение и, къ прискорбію своихъ близкихъ, въйхала въ столицу Франціи ненарумяненной. Тогда супруга ея, остававшагося въ Римъ, стали осаждать его высокопоставленные друзья просьбами повліять на жену въ иномъ направленіи. И герцогъ, самъ ненавидівшій румяна, должень быль послать курьера къ женв, убъждая ее подчиниться господствовавшему во Франціи обычаю. До такого господства румяна были возвышены любовницей короля Людовика XV, маркивой Помпадуръ. Они сдёлались необходимой частью туалета каждой элегантной дамы. Кто не желаль употреблять ихъ, тоть объявлялся непригоднымъ для двора. При господстве Помпадуръ вместе съ румянами считалось модой пудрить волосы. Болже тонкое эстетическое чувство оскорблялось при видь французскихъ красавиць, у которыхъ, какъ писала тогда лэди Монтегю, завитые волосы походили на бёлое облако и раскрашенныя лица не имели человеческого облика. а напоминали телять съ сомранной шкурой.

При Маріи-Антуанеттѣ господство румянъ прекратилось. Но это продолжалось до тѣхъ поръ, пока Жозефина, жена Наполеона I, не ввела въ употребленіе смѣсь бѣлилъ съ румянами. Самъ Наполеонъ поощрялъ эту моду у своихъ придворныхъ дамъ. Императоръ спросилъ однажды г-жу Ремюза: «Почему вы явились бевъ румянъ. Вы слишкомъ блѣдны». А когда она отвѣтила, что позабыла наложить румяна, онъ воскликнулъ: «возможно ли, чтобъ дама забывала румяниться... Женщинамъ двѣ вещи очень къ лицу—румяна и слезы».





## ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.

Книги Вандаля и г. Татищева о сближеніи Россіи съ Францією. — Королева Луива въ Тильвитъ. — Тургеневъ и Писемскій на берлинской сценъ, — Новый томъ исторіи Тена. — Брошюра русскаго писателя о голодномъ договоръ. — Руководство къ всемірной исторіи и хронологіи, вышедшее въ Голландіи. — Неизданныя сочиненія Монтескье. — Новый томъ воспоминаній Гонкура. — Разскавъ Тургенева. — Трудъ львовскаго профессора Освальда Бальцера о средневъковыхъ польскихъ законахъ.

БЛИЖЕНІЕ Россіи съ Францією, проистекающее изъ естественнаго хода современныхъ политическихъ событій и изъ взаимной симпатіи двухъ націй дало поводъ обратиться къ исторіи ихъ прежнихъ международныхъ отношеній. Изслідованіемъ ихъ занялись одновременно русскіе и французскіе дипломаты. Г. Татищевъ издалъ «Кореспонденцію Александра I и Наполеона 1801—1812 годовъ» (Alexandre I et Napoleón d'après leur correspondance inédite

1801—1812. Par Serge Tatistcheff) появившуюся и на русскомъ

₩ явыкѣ, а Альбертъ Вандаль написалъ любопытное изслѣдованіе: «Наполеонъ и Александръ I. Отъ Тильзита до Эрфурта» (Nароleón et Alexandre. De Tilsità Erfurt). Оригиналъ писемъ Александра пропалъ изъфранцузскихъ архивовъ въ 1814 году. Г. Татищевъ нашелъ не только копіи съ писемъ Наполеона, но 33 письма Александра I, и пять писемъ Наполеона. Многія изъ этихъ писемъ напечаталъ и Вандаль въ своемъ трудѣ. Англійская критика находить письма эти интересными, но не важными для исторіи. Г. Татищевъ привелъ также секретный трактатъ союза между Наполеономъ и Александромъ, подписанный Талейраномъ и, вѣроятно, проданный имъ въ копіи Англіи вмѣстѣ съ дополнительнымъ трактатомъ, подписаннымъ Бертье. У Вандаля нѣтъ этого дополнительнаго трактата и Вандаль прямо обвиняеть англичанъ въ бомбардированіи Копенгагена и захватѣ датскаго флота. Этотъ поступовъ осуждается всѣми историками и англичане оправдываютъ его только тѣмъ, что въ трактатѣ обѣщана была помощь Даніи французскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому Англія имѣла основаніе считать датчанъ своими враскому флоту и потому ватчанъ праве призантально потому ватчанъ праве при потому в пото

гами. Это конечно плохое оправдание, но политика зачастую находить извиненіе еще и не для такихъ нарушеній законовъ справедливости и международнаго права. Дополнение къ трактату не было никогда обнародовано и его не знали Ланфре, Биньонъ и другіе историки. О проектахъ разділа міра въ кореспонденціи - было давно извістно, и хотя Александръ соглашался на ихъ условія, но никогда не в'вриль въ искренность предложеній Наполеона. Лагариъ, върившій также сначала въ этого «сына свободы», скоро разочаровался въ немъ и писалъ еще въ началъ 1803 года изъ Парижа своему царственному воспитаннику: «первый консуль, который могь бы спасти свою страну и весь міръ - подражаетъ царедворцамъ и нарушаетъ конституцію. Онъ теперь одинь изъ самыхь знаменитыхь тирановь, какихъ производила исторія». Немудрено, что такой отзывъ могъ разочаровать Александра, и на приглашение идти въ Индію черевъ Гератъ и Кандагаръ, русская дипломатія отвічала полною готовностью, -- какъ только французы сдёлають высадку въ Англію. Вандаль говорить, что захвать датскаго флота разстроилъ всв планы Наполеона въ Тильзитв. Англія находила этоть захватъ естественнымъ и упрекала русскую дипломатію въ изворотливости. Новыя полробности сообщаеть французскій историкь, о свиданіи Наполеона съ прусской королевой, о чемъ такъ красноръчиво умалчиваетъ Талейранъ въ своихъ «Запискахъ». Приводимъ, въ общихъ чертахъ, исторію этого свиданія.

Во время переговоровъ отильзитскомъ трактатъ, Александръ сообщалъ прусскому двору обо всёхъ планахъ Наполеона. Когда опасенія потерять Силезію исчезли. Пруссія стала хлопотать, нельзя ли ей возвратить владінія на лівомъ берегу Эльбы, особенно Магдебургъ, стоившій цілой провинціи. Получивъ отказъ черезъ посредство Александра, Фридрихъ-Вильгельмъ III попытался обратиться къ великолушію поб'ядителя, но Наполеонъ не хот'яль входить съ нимъ въ личныя сношенія. Неужели однако онъ отказался бы принять и выслушать женщину, которой красота и грація производили чарующее впечатльніе на всьхъ окружающихь? Европейская дипломатія была увърена, что именно это очарование приковывало и Александра къ интересамъ прусской монархін. Наполеонъ вналъ, что красавица Луиза была на сторонъ воинственной партіи и осыпаль ее въ «Монитерь» всевозможными упреками и насмъшками. Даже јенское пораженје не смягчило побъдителя. Но теперь Луиза жила въ Мемелъ, въ мрачномъ уединеніи, слъдя съ безпокойствомъ за переговорами о судьбъ своего народа. Когда ей предложили лично обратиться къ Наполеону съ просьбою о смягченіи тяжелыхъ условій мира, она сначала возмутилась, помня, что императоръ не разъ оскорбляль ее какь женщину и какь королеву, но другого пути не было и она покорелась необходимости. Ен потядка въ Тильзитъ была объявлена офиціально. Наполеонъ писалъ Жозефинт 6-го іюля: «Красавица прусская королева прівдеть сегодня об'єдать со мною». Она прівхала въ придворномъ экипажѣ и была принята съ военными почестями. Съ ней была, пятьдесять лътъ служившая обер-гофмейстериною, графиня Фоссъ, олицетвореніе нъмецкаго этикета, и еще одна статс-дама. Въ платъв изъ бълаго крепа, вышитаго серебромъ, въ жемчужной діадемі, Луиза дійствительно была очаровательна. Остановившись въ скромномъ домикъ, гдъ жилъ Фридрихъ-Вильгельмъ, она была окружена толпою министровъ, совътовавшихъ, что говорить Наполеону.-Ахъ, оставьте меня собраться съ мыслями,-сказала она -- и тотчасъ же раздались слова: императоръ вдетъ! Онъ быль верхомъ.

окруженный маршалами и блестящею свитою. Король и принцы бросились къ нему на встрвчу. - Королева на верху? - спросиль онъ громко, желая показать, что пріёхаль только для нея, и поднялся по высокой узкой лестнице. Луиза встрътила его въ дверяхъ, извиняясь, что заставила его подниматься.— Чего не следаешь, чтобы достигнуть такой цели!-отвечаль онъ съ изъисканной любезностью. Она спросила, какъ онъ переносить северный климать-и тоть чась же обратилась къ цёли своего пріёзда, стала оплакивать несчастія Пруссін, жестоко наказанной за то, что она обратилась къ богу войны, ослёпленная славными воспоминаніями эпохи Фридриха II. Королева старалась придать этой сценъ характеръ трогательный, патетическій. «Точно Дющенуа въ трагедіи», отзывался потомъ объ ней Наполеонъ не совсёмъ почтительно. Онъ старадся обратить разговоръ на другой предметь, и спросиль, изъ крепа ли ея платье или изъ итальянскаго газа?-Неужели мы будемъ говорить о трянкахъ въ такую торжественную минуту?-вскричала она и продолжала высказывать свое желаніе о возвращеніи земель въ Вестфалін, на сѣверѣ, особенно-Магдебурга.-Вы требуете слишкомъ много,-отвѣчалъ императоръ, оканчивая бесъду, -- но я объщаю вамъ, что подумаю объ этомъ. Онъ оставиль ее обнадеженную и не разъ въ теченіе дня присылаль къ ней своихъ маршаловъ. Бертье явился сопровождать ее къ объду, на которомъ были Александръ I и Фридрихъ-Вильгельмъ. Къ последнему Наполеонъ обращался мало и неохотно, но былъ очень любезенъ съ королевой и сказаль, что ее едва не захватили его гусары. Онь бесёдоваль съ ней долго и послъ объда, ничего не объщая, но поддерживая въ ней надежду, такъ что она убхала почти увбренная въ томъ, что достигла цели. Но тотчасъ же послѣ ея отъѣзда онъ приказалъ Талейрану поспѣшить подписаніемъ договора, не делая никакихъ уступокъ, и писалъ Жозефине: «Прусская королева дъйствительно премилая особа, она очень кокетничила со мною, не вздумай ревновать: я изъ такой дакированной кожи, по которой все это только скользить. Дюбезность обощлась бы мив слишкомъ дорого». На другой день королева разочаровалась вполив. Король писаль ей, что условія мира не измѣнились. Наполеонъ принялъ наконецъ прусскаго министра Гольца, но сказаль ему, что прусскій королевскій домъ должень считать себя счастливымъ, если ему оставлена корона, да и этимъ онъ обязанъ только заступничеству Александра I; что если королевѣ было сказано нѣсколько утъщительныхъ фразъ, то изъ одной учтивости. Потомъ Наполеонъ послалъ графа Гольца къ Талейрану и тотъ сказалъ ему прямо, представляя уже вполить редактированный договорь: «этоть акть ситдуеть только подписать, а не обсуждать». Королева была возмущена, но принуждена была еще разъ ъхать на объдъ съ императорами. Она явилась въблестящемъ театральномъ нарядь, въ красномъ платью шитомъ солотомъ, въ муслиновымъ тюрбань. Наполеонъ ва столомъ началъ опять разговоръ о тряпкахъ, спрашивалъ зачёмъ она надъла тюрбанъ? вёроятно не для того, чтобы понравиться русскому императору, такъ какъ онъ теперь въ война съ турками. — Это для того, чтобы понравиться Рустему, -- отвъчала королева, глядя на мамелюка, стоявшаго за креслами своего повелителя. Вечерь этоть быль настоящимь мученіемъ для королевы. Напрасно ее успокоиваль Мюратъ, замётившій ея волненіе. Прощаясь съ Наполеономъ, она сказала ему: «возможно ли, что въ то время, когда я такъ близка къ великому историческому человѣку, онъ не даль мий случая быть ему благодарнымъ всю мою жизнь!» – Мий

остается обвинять въ этомъ неблагопріятную для меня судьбу, — отвѣчалъ Наполеонъ. Когда Дюрокъ провожаль ее въ карету, Луиза не могла скрыть своего негодованія и горько жаловалась потомъ Александру, что ее обманули, хотя не могла привести ни одного обѣщанія Наполеона. Она уѣхала изъ Тильзита въ отчаяніи и, умирая черезъ три года послѣ этого свиданія, 36-ти-лѣтъ, говорила: «если вскрыть мое сердце, въ немъ одна причина моей болѣзни—Магдебургъ».

- Нѣмцы поставили на берлинской сценъ «Нахлъбника» Тургенева (Das Gnadenbrod) и «Горькую судьбину» Писемскаго (Der Leibeigener). Въ объихъ пьесахъ не только зрители, но и нъмецкая критика вилять скорте сценическое, а не литературное значение. Театральный критикъ Фрицъ Маутнерь, прямо говорить, что «Нахлёбникь» даль случай актеру Клейну прекрасно изобразить пьянство, любовь къ дочери и внезапную смерть. Пьеса Тургенева не драма, а простой разсказъ, перенесенный на сцену, да и какъ разсказъ онъ неудовлетворителенъ, потому что даже въ своихъ романахъ авторъ не любитъ приводить длинныхъ разговоровъ между своими дъйствующими лицами, а большею частью разсказываеть объ ихъ дълахъ, отъ своего имени. Содержаніе «Нахлібоника» не вполи в ясно и опреділенно; оно растягивается «какъ горизонтъ русскихъ степей», а это неудобно для драмы, которая должна имъть твердыя линіи, опредъленныя границы. Драма Писемскаго, по мевнію того же критика, уже устарвла для нашего времени, авторъ принадлежить къ старому литературному поколенію. Толстой выше его, какъ писатель, но ньеса Писемскаго для не русскаго зрителя гораздо понятиве и производить болве сильное впечатление. Въ содержании драмы критикъ видить сходство съ «Властью Тьмы»: такой же обманутый мужъ, убитое дитя и въ кониъ-добровольное раскаяніе преступника. Главная цъль автора-представить отношенія кръпостного къ своей женъ и безвыходное положение по отношению къ своему помещику, теперь устарела и въ Россіи, и потому не можеть занимать зрителя. Въ ходъ пьесы замътны большія длинноты. Она была дана на сцень «свободнаго театра» и публика состояла преимущественно изъ фабричныхъ рабочихъ, находившихъ, что ихъ положение не многимъ лучше кръпостничества. Пъеса имъла большой успъхъ.
- Ип. Тэнъ продолжаетъ выпускать въ свътъ свой замъчательный трудъ «Основанія современной Франціи. Нынтиній режимъ» (H. Taine Les origines de la France contemporaine. Le régime moderne. Tome I, vol. 1). Въ общей серіи это уже пятый томъ изследованія — «великаго писателя, неутомимаго и добросовъстнаго ученаго, мыслителя и честнаго человъка», какъ его называетъ французская критика. Мы признаемъ въ немъ даровитаго стилиста, кропотливаго, но далеко не безпристрастнаго ученаго, писателя тенденціознаго, принадлежащаго къ извъстной партіи. Съ его оцънкой Наполеона, какъ «венеціанскаго кондотьера XVI віка, перенесеннаго въ наше время», можно еще согласиться, ставъ ва извёстную точку зрёнія, но его сплошное отрицание пользы, принесенной переворотомъ 1789 года,возстановило противъ него даже большинство его соотечественниковъ. Исторію можно излагать синтетически, основываясь только на новыхъ фактахъ, какъ дълаетъ Токвиль, или слъдуя аналитическому методу, старающемуся изъ частныхъ мелкихъ случаевъ составить полную картину даннаго времени. Такъ писалъ Маколей – и Тенъ одинъ изъ его върнъйшихъ учениковъ. Но онъ беретъ изъ эпохи революціи только мелкіе, единичные факты

и на основаніи ихъ рисуеть не полную и не вірную картину. Въ новомъ том'в историкъ изследуетъ образование и характеръ новаго государстваимперін. Токвиль, въ своей исторіи «стараго режима» говорить прямо: «въ то время было гораздо больше свободы, чёмъ въ наши дни». Тэнъ развиваеть этоть парадоксь до признанія містныхь народоправствь (souveraine, tés locales). «Король, говорить онъ, чтобы получить деньги или какую-либо помощь входиль въ сношенія съ провинціями, духовенствомъ, парламентомъ, корпораціями, съ дворянскими фамиліями, т. е. съ утвердившимися властями, трудно поддававшимися вымогательству и, во всякомъ случав, выговаривавшими себь всякаго рода льготы въ награду, за доставляемыя ими пособія». Это совершенно справедливо, но причемъ же тутъ народъ и льготное народоправство съ его свободой? Давали пособія и леньги сословія. корпораціи, вытягивавшія ихъ съ того же народа, не имфвщаго вовсе никакихъ правъ. Учредительное собраніе уничтожило этотъ порядокъ вещей, ваконадательное и конвентъ довершили освобождение народа. Бонапарте вводя центральную администрацію, только увеличиль налоги. Да и стоить ли удивляться его административной системв, когда самь же Тэнъ расказываетъ въ главъ «недостатки и послъдствія системы», какъ она постепенно расшатывалась и разрушалась. Во время консульства, говорить Тэнъ, Наполеонъ допускаль еще возраженія на свои мижнія, но потомъ онъ уже не спрашиваль ничьихь совътовъ и осмъиваль всякаго, кто быль съ нимъ не согласенъ. Сначала онъ окружилъ себя спеціалистами всякаго рода, но потомъ ему нужны были уже не знатоки дела, а одни дакеи: министры были у него только прикавчиками, обязанность государственнаго совъта заключалась только въ редактированіи императорскихъ указовъ. Онъ не поняль Европу, потому говорить Тэнь, что быль итальянець, но изъ всёхъ народовъ, онъ куже всёхъ относился къ народамъ одной расы — итальянцамъ, и испанцамъ. И между тъмъ корсиканецъ Бонапарте былъ все-таки выраженіемъ французскаго духа, какъ македонецъ Александръ былъ выразителемъ эллинивма. Книга Тэна читается вообще съ большимъ интересомъ, не смотря на всв ея паралоксы, произвольные выводы и, мвстами, утомительную, котя и блестящую болтовию.

- Мы получили изъ Парижа брошюру, написанную вероятно нашимъ соотечественникомъ, и о которой не встръчали отзывовъ во французскихъ журналахъ. Она изследуетъ одинъ изъ эпизодовъ начала революціи, такъ называемый «Голодный договорь» (Le pacte de famine, par Georges Afanassiev). Безъ всякихъ вступленій и предисловій, авторъ начинаеть прямо съ разсмотрвнія вопроса, существоваль ли подобный договорь, и съ разбора статей объ немъ, появившихся въ «Монитерв» 1789 года. Въ статьяхъ этихъ говорилось, что общество монополистовъ скупаетъ во Франціи хлібот для того, чтобы заставить народъ голодать и потомъ пріобретать у скупщиковъ тоть же хлабь лорогою ивною. Общество это образовалось будто бы еще при Людовикъ XV въ 1730 году и въ немъ участвовалъ самъ король, а поздиће — и его наслъдникъ. Объ этомъ договоръ написано не мало изслъдованій и объ немъ упоминають многіе серьезные историки, не говоря уже о томъ, что всв враги монархіи считали своимъ долгомъ бросить въ лицо власти обвинение въ чудовищной эксплуатации ею ни въ чемъ неповиннаго народа. И между тъмъ, не смотря на множество повидимому документальныхъ свидътельствъ, такого договора никогда не существовало и онъ принадлежитъ къ числу легендъ, возникающихъ по временамъ въ исторіи, но не подтверждаемыхъ серьезными изысканіями. Роялисты давно опровергли этотъ вымысель и два года назадъ въ консервативномъ журналѣ «Le correspondent» была напечатана обстоятельная статья, доказывавшая всю нелѣпость обвиненія, взведеннаго на королей и капиталистовъ. Но роялистамъ не вѣрятъ другія партіи, и вѣроятно для того, чтобы явиться совершенно безпристрастнымъ судьей въ этомъ спорѣ, г. Афанасьевъ еще разъ подтверждаетъ своею брошюрою, что легенда о голодномъ договорѣ явилась у самого народа гораздо прежде, чѣмъ толки объ ней появились въ газетахъ и что ее сочинило народное воображеніе, создающее и не такія несообразности. Въ ней неповинны и революціонеры, на которыхъ роялисты взвалили обвиненіе въ желаніи подкопать монархію этой выдумкой. Однимъ словомъ, какъ доказываетъ г. Афанасьевъ, тутъ виноваты всѣ, кромѣ тѣхъ, на кого пало первоначальное обвиненіе.

- Въ Лейденъ вышла дюбопытная и полезная книга. какихъ немного является и въ центрахъ книжнаго движенія: «Руководство исторіи, генеалогіи и хронологіи всёхъ государствъ міра отъ самыхъ отдаленныхъ временъ до нашихъ дней». (Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours). Въ книгъ двъ части, первая описываетъ Азію, Африку, Америку, Полиневію, вторая — европейскія государства и ихъ колоніи. Авторъ какой - то чиновникъ министерства колоній въ Гагв, Стоквисъ или Штокфишъ (то есть треска) по нъмецкому произношению. Статистическихъ цифръ и данныхъ въ книгъ бездна, исторические факты — только главные, но върные, генеалогія -- всёхъ правителей отъ владыкъ средней Европы до африканскаго царька-дюдовда, хронологія доходить до VIII стольтія до Р. Х. и перечисляеть 16 различныхь эръ. Въ книгъ собрано все, въ чемъ можетъ нуждаться для справокъ образованный человъкъ и хотя подобные сборники существують въ книжной торговив, но этоть положительно поливе и новве всёхъ. Туть собраны свёдёнія и о такихъ странахъ, о которыхъ и не упоминала овропейская печать, какъ Кедахъ, Трингану, васальныя земли Сіама, Когала, Кона, Гило провинціи Гавайи. Всё свёдёнія о государствахъ составлены по последнимъ источникамъ. Напрасно только въ собственныхъ именахъ авторъ держится болье правильной, но мало употребительной транскрипцін и пишеть: Набукудурутсуръ вмісто Навуходоносорь, Птолемайусь, Митрадатесъ и пр. Это излишняя и не къ чему не ведущая точность.
- Въ последнее время, въ главныхъ центрахъ цивилизаціи открываются и издаются важныя литературныя произведенія. Въ то время, когда британскій мувей печатаетъ открытый въ немъ папирусъ съ сочиненіемъ Аристотеля объ аеинской конституціи, Берлинъ находитъ у себя значительную часть неизвестной трагедіи Еврипида «Антіопа», а Парижъ объявляетъ о скоромъ выходѣ въ свѣтъ восьми новыхъ томовъ сочиненій Монтескье. До сихъ поръ мы знали только три главныхъ произведенія этого великаго писателя, имѣвшаго вліяніе и на нашу литературу: «Персидскія письма», «Разсужденіе о величіи и упадкѣ римлянъ» и «Духъ законовъ», на основаніи котораго Екатерина составила свой «Наказъ». Но было взвѣстно, что Монтескье, умирая, оставилъ много рукописей. Говорили, что они были уничтожены его сыномъ во время терора, изъ опасенія преслѣдованія якобинскимъ и другими клубами, гдѣ постоянно называли Монтескье «аристократомъ» и

«глунцомъ». По счастію, слухи эти оказались несправедливыми; только семейство Монтескье строго охраняло манускринты своего предка и не позволяло никому пользоваться ими. О существовани ихъ знади немногіе: натурадисть Валькенерь, бывшій министрь Лене, Сент-Бёвь. Напрасно Эдуардь Лабуле, издатель сочиненій великаго писателя, говориль въ предисловіи къ этому изданію: «Монтескье принадлежить Франціи и всь, кто живуть его мыслью: имѣють право на это наследство». Наследники оставались глухи къ заявленіямъ общества и только теперь, почти черезъ полтораста літь послів смерти писателя, приступили къ изданію рукописей, хранивщихся въ замкъ Вреда. Коментаріи, примъчанія и вообще вся работа по редакціи, поручена хранителю бордоской библіотеки Селесту. Между рукописями особенный интересъ возбуждають: «Ръчь о Цицеронъ», этюды объ умъ и характеръ, политическія размышленія, характеристика нікоторых принцевь и особенно «Мои мысли или собраніе моихъ размышленій», — три объемистыхъ тома. Любопытны также его путеществія по Италіи. Германіи и Голланліи, и сборникъ его писемъ. Общество гюйенскихъ библіофиловъ издало уже одну изъ брощюръ Монтескье: «Размышленія о всемірной монархіи въ Европѣ», гив авторъ доказываетъ, что подобная монархія невозможна и францувская нація особенно не обладаеть качествами, необходимыми для того, чтобы сдёлаться опасною для политической свободы своихъ сосёдей. Обнародованіе рукописей будеть любопытно еще въ томъ отношеніи, что Монтескье быль чрезвычайно осторожень въ своихъ печатныхъ произведеніяхъ и, заботясь о своемъ спокойствіи, вычеркиваль, изъ боязни оскорбить самодержавіе Людовика XIV, даже такія фразы, изъ своего «Духа законовъ» «еслибы во время нашествія на Римъ какому-нибудь готскому или германскому вождю пришло въ голову говорить о своей автократіи или безграначной власти, онъ заставиль бы смёяться свою армію». Даже говоря о Францискъ I, Монтескье уничтожилъ такую фразу: «хотя въ его владъніяхъ законы положили предёлъ его власти, это не ослабило его могущества, потому что самодержавіе способно къ большимъ, хотя и менте прочнымъ усиліямъ». Въ своихъ не изданныхъ произведеніяхъ Монтескье явится намъ такимъ, какимъ онъ былъ въ своемъ кабинетъ, а не въ печати. Онъ конечно писалъ то, что думалъ, но далеко не высказывалъ при жизни всего, что думалъ. Въ этомъ отношени въ восьми печатающихся теперь новыхъ томахъ его сочиненій мыслитель и писатель явится намъ въ новомъ, настоящемъ видъ и это уже будетъ огромнымъ пріобрітеніемъ для исторіи всемірной литературы.

— Эдмондъ Гонкуръ издалъ пятый томъ своихъ «воспоминаній» («Journal des Goncourt») относящійся къ 1872—77 годамъ. Это уже слинкомъ бливкое къ намъ время и потому немудрено, что замѣтки автора были встрѣчены съ неудовольствіемъ нѣкоторыми лицами изъ числа тѣхъ, о комъ говорится въ мемуарахъ. Завязалась даже по этому поводу полемика. Гонкуръ не любитъ Ренана и говоритъ, что «будущее строго отнесется къ памяти этого писателя, приспособившаго къ священной исторіи расплывчатый слогъ романовъ Жоржъ-Занда». Но станетъ ли будущее читатъ романы и самого Гонкура? Это еще вопросъ. Ренанъ отнесся съ пренебреженіемъ къ обуржуазнымъ идеямъ» Гонкура, плохо понимающаго метафизическіе вопросы, и умъ котораго закрытъ для здравыхъ мыслей. Этотъ обмѣнъ любезностей между писателями могъ бы, конечно, и не являться въ «воспомина-

ніяхъ». Гонкуръ, впрочемъ, и въ прежнихъ томахъ своего «журнала» не церемонится съ живыми и умершими знаменитостями, а въ выпледінемъ теперь—подсмѣивается надъ Викторомъ Гюго, котя тотъ относился къ нему всегда чрезвычайно дружелюбно. Гонкуръ говоритъ далѣе: «ни одинъ авторъ не сознается, что чѣмъ далѣе распространяется его извѣстность, тѣмъ больше талантъ его встрѣчаетъ поклонниковъ неспособныхъ оцѣнить его». Это вѣрно, но для чего же тогда становиться самому въ ряды этихъ поклонниковъ? Въ книгѣ много хорошихъ страницъ о нравственной агоніи Теофиля Готье и о его смерти, о Зола и Флоберѣ, не объ ихъ странностяхъ и привычкахъ, а объ ихъ убѣжденіяхъ, литературныхъ взглядахъ и вѣрованіяхъ. Приведемъ анекдотъ о Тургеневѣ, какъ объ немъ передаетъ Гонкуръ.

«Флоберь и я отрицали для писателя необходимость влюбляться. Русскій романисть вскричаль, опуская руки: «Моя жизнь переполнена женщинами (féminilité). Нѣть ни книгь, ни чего-нибудь другого на свѣтѣ, что могло бы мнѣ замѣнить женщину. Какъ вамъ объяснить это? Я нахожу, что только любовь производить полное развитіе въ человѣческомъ существѣ и ничто другое не можеть дать этого развитія. Еще въ самые молодые годы у меня была любовница, мельничиха изъ окрестностей Петербурга. Я познакомился съ нею во время моихъ охотничьихъ прогулокъ. Она была очень хороша собою—бѣлокурая, съ выразительными глазами, что у насъ не рѣдко встрѣчается. Она никогда не хотѣла ничего брать отъ меня, но однажды сказала мнѣ: «Сдѣлайте мнѣ небольшой подарокъ».—Чего вы хотите? «Привезите мнѣ изъ Петербурга пахучаго мыла». Я принесъ ей лучшій кусокъ, она взяла его, вышла и черезъ нѣсколько минутъ вернулась со щеками, горѣвшими отъ волненія. Протягивая мнѣ свои руки, пріятно пахнувшія, она прошептала:

— «Поцълуйте мит руки, какъ вы цълуете ихъ въ салонахъ, у вашихъ петербургскихъ дамъ!

«Я бросился къ ея ногамъ... и знаете ли вы: въ жизни моей нътъ другой минуты, которая равнялась бы съ этою».

А Віардо-Гарсіа? хочется невольно спросить при чтеніи этого сентиментальнаго, но характернаго анекдота.

— Апръльскій номерь «Kwartalnik'a» историческаго, вышедшій во Львовъ по смерти Лиске, явился съ траурной каемкой и, на первомъ мъстъ, заключаетъ въ себъ посмертныя воспоминанія профессора, въ томъ числъ произнесенныя на его могиль рычи. Повидимому, журналь ничего не потеряль, перейдя подъ редакцію проф. Бальцера. Самому редактору принадлежить кропотливый трудъ по средне-въковымъ польскимъ законамъ: Corpus juris Polonici Medii Aevi. Объ этомъ трудъ главныя польскія газеты отзываются съ большой нохвалой, какъ о ценномъ вкладе въ литературу польскихъ историческихъ матеріаловъ, особенно важномъ для изслёдователей исторіи польскаго законодательства. Это-результать многольтних изысканій автора, который созналь потребность въ изданіи новаго, критически обработаннаго и полнаго собранія польскихъ среднев вковыхъ законовъ, ибо такое собрание должно составлять необходимую основу для историческихъ работъ относительно общественно - политическаго устройства тогдашней Польши и ея юридическихъ отношеній, Мысль эта была горячо поддержана вторымъ съёздомъ историковъ во Львовё; такимъ образомъ, благодаря энергіи Вальпера.—теперь появилась програма изданія сборника, съ драгоцінными цитатами источниковъ и подробною описью извъстныхъ до сихъ поръзаконовъ польскихъ, литовскихъ, мазовецкихъ, и земскихъ постановленій, съ древнъйшихъ временъ до 1506 года, т. е. до смерти короля Александра. Такихъ постановленій, извъстныхъ вполнъ или въ отрывкахъ, извлеченіяхъ и реестрахъ, авторъ приводитъ 407, тогда какъ до сихъ поръ въ сборникахъ средневъковыхъ законовъ ихъ едва насчитывалось 137. При каждомъ постановленіи указывается мъсто, гдъ его нужно искать, а также книги и статъи, гдъ о немъ находится упоминаніе.





# СМ ВСЬ.

овое пріобрътеніе публичной библіотени. Въ 1875 году, незадолго до своей смерти, бывшій директоръ Публичной Библіотеки, графъ М. А. Корфъ, подарилъ Библіотекъ фотограф ическій снимокъ съ ръдчайшей гравюры, хранившейся въ висбаденскомъ музеъ. Это было изображеніе русскаго посольства, прибывшаго въ 1576 году, по повельнію Ивана Грознаго, къ германскому императору Максимиліану ІІ на регенсбургскій сеймъ. Эта гравюра состояла изъ четырехъ склеенныхъ листовъ, имъвщихъ, въ общемъ протяженіи 2 аршина и 1½ вершка длины и 9 верш-

ковъ вышины. Здёсь быль изображень русскій, князь Сугорскій, намъстникъ бълозерскій, въ сопровожденіи товарища своего, дьяка Арцыбашева, толмача Петра и многочисленной свиты, въ богатыхъ древне-русскихъ костюмахъ: полъячій Монастыревъ несь върительную грамату, обернутую въ красный кармазинъ, дворяне посольства-множество «сороковъ» соболей, подарокъ русскаго царя германскому императору. Последній, четвертый листь, представляль богослужение, совершаемое священникомъ Лаврентиемъ (состоявшимъ при посольствъ), въ присутствіи всего посольства, въ одной изъ комичть посольскаго дома. Эта гравюра (единственный извъстный экземпляръ) казалась всегда настолько важнымъ и достовернымъ историческимъ документомъ не только для насъ, но и для иностранцевъ, что многіе костюмы изъ этой картины (богато разцвъченной красками и золотомъ) всегда были изображаемы въ лучшихъ сочиненіяхъ о костюмахъ, появлявшихся въ Евроит въ течение последней четверти столетия. Въ первой половинт февраля настоящаго года, сенаторъ Д. А. Ровинскій, издавшій этотъ важный историческій эстамиъ, въ видь факсимиле и въ краскахъ, въ своемъ великодъпномъ изданіи: «Достовърные портреты московскихъ государей Ивана III, Василія Ивановича и Ивана Грознаго и посольства ихъ времени», получиль возможность пріобръсти покупкою подлинный экземплярь висбаденскаго музея и немедленно подарилъ его Публичной Библіотекъ, откуда онъ почерпалъ въ продолжение многихъ летъ матеріалы для своихъ изследованій и изданій и гдь, по его мивнію, должень храниться, вмысть съ другими рыдчайшими гравюрами, этотъ историческій памятникъ, изображаюцій русскихъ

людей XVI въка. Драгоцънный подарокъ Д. А. Ровинскаго помъщенъ въ рамъ, за стекломъ, въ одной изъ двухъ залъ «Историческаго отдъленія» Публичной Библіотеки.

- Открытіе Каракорума. Въ прошломъ году Н. М. Ядринцеву, совершившему экспедицію въ Монголію, удалось открыть любопытныя развалины и памятники въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ предполагался знаменитый Каракорумъ столица монгольскихъ хановъ. Н. М. Ядринцевъ вывезъ, кромъ снимковъ, два большихъ гранитныхъ плиты съ надписями. Минувшимъ латомъ, въ тъ же мъста Монголіи была отправлена изъ Гельсингфорса финляндская экспедиція съ доцентомъ г. О. Гейкелемъ, которая также убъдилась въ существованіи упомянутыхъ развалинъ въ доливъ р. Орхона и вывезла множество надписей, въ томъ числъ до 15,000 руническихъ знаковъ. Въ то же время ученые разобрали надписи на камняхъ, вывезенныхъ г. Ядринцевымъ. Въ китайской надписи оказались собственныя уйгурскія имена. Молодой оріенталисть Э. Кохъ, разсматривая данныя, заключающіяся въ этихъ фрагментальныхъ надписяхъ, сделалъ выводъ, что это остатки памятника, воздвигнутаго въ періодъ владычества уйгуровъ въ нынѣшней Монголіи, и относятся ко времени 764-840 г. Въ нихъ упоминаются титулы уйгурскихъ хановъ Гу-ду-лу и Бигя-кэ-хана (внаменитаго Пейло). Академику В. В. Радлову удалось прочесть на томъ же памятникъ нъсколько строкъ уйгурскихъ. Разборъ этихъ памятниковъ доказалъ, по словамъ г. Радлова, что Н. М. Ядринцеву удалось отыскать то место на Орхоне, где стоямъ древній городъ Каракорумъ, столица, основанная уйгурскимъ ханомъ Пейло въ первой половинѣ VIII в. Въ то же время изъ сиятой надписи на другомъ открытомъ Ядринцевымъ монументъ и скопированномъ Гейкелемъ, оказалось, что это памятникъ въ честь Кюн-теле, брата тукюэзскаго хана, воздвигнутый по приказанію китайскаго императора въ 732 году. Такимъ образомъ можно заключить, что здёсь же было мёстопребываніе и тукюэзских в тюркскихъ хановъ. Открытіе этихъ памятниковъ VIII в. въ Монголіи побудило Академію Наукъ командировать нынёшнимъ лётомъ экспедицію въ долину Орхона подъ начальствомъ академика Радлова. Въэкспедиціи приметь участіе Н. М. Ядринцевъ, археологъ Клеменецъ, переводчикъ китайскаго языка и офицеръ корпуса топографовъ. Экспедиція двинется въ Сибирь въ концѣ апръля. Изследованія ся продлятся четыре месяца.

- Антропологическое Общество. Въ залъ совъта университета состоялось годовое собрание Русскаго Антропологическаго Общества. Н. М. Ядринцевъ сдѣлалъ сообщене о кочевыхъ народахъ и объ отношени ихъ къ общечеловъческой цивилизаціи. Докладчикъ высказаль свой взглядъ на кочевой быть, какъ на одну изъ стадій человіческаго развитія. Кочевники вовсе не такіе завзятые враги оседлости и культуры, какъ это думають многіе, даже извъстные этнографы. Напротивъ, кочевникъ не только навсегда не остается номадомъ, а самъ, переходя извёстныя ступени развитія, приближается къ осъдлости и самъ создаетъ извъстный родъ культуры, которымъ пользуются осъядые народы. Раздичными стадіями кочевого быта являются ввъроловство, рыболовство и заботы о домашиемъ скотъ, отчасти прикръпляющія номада къ извъстнымъ районамъ обитанія. Зимовка есть уже первая стадія перехода отъ кочевого къ осёдлому быту. Охотничьи и рыболовные снаряды, извёстныя мёста зимовки и кочеванія составляють отчасти недвижимую собственность кочевника. Приручение ряда домашнихъ животныхъ, безъ сомевнія, впервые было сделано кочевникомъ. Номадъ подготовиль почву для осёдлой культуры, давъ ей усовершенствованное жилье, домашнихъ животныхъ и первые зачатки земледелія, которое отчасти не чуждо и кочевнику. Номадъ способенъ былъ и къвысшимъ ступевямъ гражданственности, которой лучшимъ примъромъ служитъ великая имперія Чин-

гисъ-хана. Величайшая въ мірѣ монархія, занявшая Азію и Европу, не представляла огромнаго стана кочевниковъ; она достигла высокой степени культуры, которой удивлялись средневаковые путещественники. Кочевой быть и борьба съ природой закалили тёло и духъ номада; въ этомъ кроется причина его превосходства надъ осъдлыми народами, едва они приходили въ столкновение. Номадъ тоже цивилизуется постепенно, и на всемъ мірѣ мы замъчаемъ эти переходы изъ кочевого быта въ осъдлый. Свои выводы докладчикъ сдёлалъ изъ многочисленныхъ наблюденій надъ кочевниками нашей Сибири, Монголіи и Центральной Азіи. Сообщеніе вызвало оживленную бесёду. Въ ней, между прочимъ, профессоръ А. А. Иностранцевъ высказаль оригинальный взглядь на великое переселеніе народовь, объяснивь его геофизическими причинами, изъ которыхъ изсущение Центральной Азім служило главною причиною, выбросившею въ Европу многочисленныя орды кочевниковъ. Затемъ была прочитана небольшая заметка о зубангорскихъ татарахъ, доставленная докторомъ Вырубовымъ. Собраніе закончилось выборомъ должностныхъ лицъ, причемъ единогласно были выбраны председателемъ проф. А. А. Иностранцевъ, товарищемъ его проф. А. И. Таренецкій и секретаремъ докторъ Данилло. Членами совъта остались проф. Н. П. Вагнеръ, докторъ Елистевъ, Томашевскій, Эрлицкій и П. Яковлевъ; къ нимъ прибавлено два члена Н. Е. Бранденбургъ и князь Путятинъ.

- Общество любителей древней письменности. Секретаремъ Общества доложено было о принесеніи въ даръ Обществу кн. Б. Н. Гагаринымъ чу-гунной плиты 1702 года, съ старинной надписью. Затёмъ Л. Н. Майковъ прочиталь сообщение Е. Н. Щепкиной о дневник вармейского поручика Васильева, начинающемся съ 1774 года и характеризующемъ быть современнаго средняго дворянскаго служилаго сословія. Далее, А. П. Барсуковъ сдълалъ сообщение о двухъ найденныхъ имъ автобіографическихъ показаніяхъ Ганнибала и Древника, знаменитыхъ слугъ Петра Великаго. Арапъ Петра дослужился до генералъ-мајора и былъ назначенъ комендантомъ въ Ревель. Ходатайствуя о получении себъ дворянскаго герба, Ганнибалъ писалъ, что у него нътъ такового, ибо въ Африкъ нътъ обычая владёть гербами. Прошеніе его было оставлено безъ послёдствій. Денщикъ Петра Великаго А. К. Древникъ (Древингкъ) также хлопоталъ о получения себъ герба, но и его прошеніе не имъло успъха. Наконецъ, тотъ же Барсуковъ прочиталъ главу изъ приготовленнаго уже имъ къ печати VI тома «Рода Шереметевыхъ», именно о походъ польскаго короля Яна Казиміра въ Дивпровскую Украйну въ 1663 году.
- Археологическое Общество. Въ засъданіи славяно-русскаго отдъленія Археологическаго Общества были произведены выборы управляющаго отдёленіемъ. Избранъ вновь на третье трехлётіе нынё управляющій отдёленіемъ графъ А. А. Бобринскій. Въ томъ же засёданіи сделаны сообщенія А. И. Соболевскимъ, В. Г. Васильевскимъ и графомъ Бобринскимъ. Первый изъ докладчиковъ говорилъ «о южно-славянскомъ вліяніи на русское письмо въ XIV-XV вв.». Исходя отъ детальнаго изученія палеографическихъ особенностей русскихъ памятниковъ этого времени, А. И. Соболевскій сближаетъ ихъ съ болгарскими рукописями того же времени и съ точностью устанавливаетъ фактъ литературнаго обобщенія между Москвою XIV въка и Болгарією, --общенія, давшаго нашей письменности нікоторые новые тексты. раньше того на Руси неизвъстные, а другіе въ исправленномъ видъ и даже въ новомъ переводъ. В. Г. Васильевскій представиль реферать «по вопросу о Малалъ». Какъ сообщаетъ В. Г. Васильевскій, изысканія его вполнъ точно устанавливають сомнительное досель время деятельности этого византійскаго писателя, родомъ изъ Антіохіи, автора византійской хроники, налагающей событія отъ сотворенія міра до 566 года. Въ точно датирован-

номъ сочиненіи монофизитскаго писателя Іоанна Эфесскаго (506—585 г.) описаніе пожара и другихъ бёдствій въ Антіохіи въ концё 525 и въ началѣ 526 года представляєть обозначенную этимъ авторомъ цитату изъ Іоанна, называемаго имъ Антіохійскимъ. Сдёланное В. Г. Васильевскимъ сопоставленіе этой цитаты съ греческимъ (позднѣйшимъ) текстомъ Іоанна Малалы, и въ особенности съ болѣе полной славянской его редакціей, устанавливаетъ несомнѣнную принадлежность этой цитаты именно Іоанну Малалѣ, и такимъ образомъ онъ точно опредѣляется, какъ писатель VI вѣка. Графъ А. А. Бобринскій обратилъ вниманіе собранія на оставшееся незамѣченнымъ въ русской археологической литературѣ изслѣдованіе прусскаго археолога Фуртвенглера (1883 года), посвященное вопросу о скиескихъ золотыхъ вещахъ, найденныхъ въ Бранденбургѣ, близь города Губена. Точно констатированное отсутствіе въ данномъ случаѣ признаковъ погребальнаго обряда дѣлаютъ эту находку совершенно загадочной, и прусскіе археологи оставляютъ вопросъ о ней открытымъ.

Баронъ Розенъ представилъ рефератъ: «Теорія Галеви о происхожденіи монгольскаго животнаго цикла». Этоть французскій оріенталисть заинтересовался вопросомъ о распространени христіанства среди тюркскихъ племенъ и въ статъв, посвященной этому вопросу, столкнулся съ вопросомъ о тюркской системъ обозначенія годовъ по двінадцатильтнему циклу, причемъ каждому году изъ этого круга присвоено названіе какого-нибудь животнаго, напримаръ: мыши, быка, зайца, дракона, лошади, курицы, собаки, свиньи и т. д. Галеви указываеть на то, что некоторыя изъ этихъ животныхъ, какъ, напримъръ, обезьяна, не водятся въ странахъ, обитаемыхъ тюрками, и считаетъ животный циклъ обозначенія годовъ принесеннымъ тюрками извић, причемъ въ животныхъ этихъ видить только редигіозную симводизацію и нигдъ больше не находить тъсной связи животныхъ съ религіозными представленіями, какъ въ древнемъ Египтв. По теоріи г. Галеви, съ утвержденіемъ христіанства въ Египтъ коптскіе миссіонеры проникли сначала въ Арменію, а затёмъ въ Среднюю Азію, где действовали вмёсте съ несторіанами. Какъ детальной критикой каждаго изъ аргументовъ г. Галеви, такъ и соображеніями общаго характера баронъ Розенъ совершенно опровергаеть теорію французскаго ученаго, но вмість съ тімь предлагаеть вниманію нашихъ оріенталистовъ болье точное изследованіе вопроса о животномъ циклѣ монгольскаго лѣтосчисленія. По мнѣнію барона Розена, въ данномъ случав надо строго держаться исторической почвы и последовательно переходить отъ одной стадіи къ другой: если какое-нибудь имя не объясняется изъ сирійскаго, арабскаго или тюркскаго языка, то прежде всего надо искать объясненія въ персидскомъ, соотвётственно ходу движенія несторіанскаго христіанства въ Среднюю Азію. Съ мнѣніемъ барона Розена вполнъ согласились принявшіе участіе въ преніяхъ члены отдъленія, причемъ В. В. Радловъ замътилъ, что первоначально у тюрковъ животныя, обозначающія теперь 12 л'ять цикла, прежде обозначали лишь 12 м'ясяцевь года и что такимъ образомъ несомнънно ихъ водіакальное значеніе.

— Диспуть въ университеть. 17-го марта въ актовомъ залѣ Петербургскаго университета кандидатъ И. А. ППляпкинъ защищалъ дисертацію подъ заглавіемъ: «Св. Дмитрій Ростовскій и его время (1651—1709 г.)», представленную имъ въ историко-филологическій факультетъ для полученія степени магистра русской словесности. Ученая дѣятельность магистранта началась съ 1879 г., когда онъ произвелъ опись рукописей и книгъ музея археологической комиссіи при псковскомъ губернскомъ статистическомъ комитетѣ. Изъ его сочиненій обращаютъ вниманіе слѣдующія: 1) «Русское поученіе ХІ вѣка о перенесеніи мощей св. Николая Чудотворца и его отношеніе къ западнымъ источникамъ» (1881 г.); 2) «Ужасная измѣна сластолюбиваго

житія съ прискорбнымъ и нищетнымъ, вновь открытая комедія конца XVII въка» (1882 г.); 3) «Повъсть о Василіи Златовласомъ, королевичь чешской земли» (1882 г.); 4) «Очеркъ научной деятельности проф. О. Ө. Миллера» (1888 г.); 5) «Полное собраніе сочиненій А. С. Грибовлова» (1889 г.); 6) «Шестодневъ Георгія Писидійскаго» (1890) и многія другія напечатанныя въ журналахъ: «Общества Древней Письменности», «Министерства Народнаго Просвъщенія», «Въ Палестинскомъ Сборникъ», «Извъстіяхъ Славянскаго Общества», «Историческомъ Въстникъ», «Русскомъ Паломникъ» и другихъ. Онъ состоитъ членомъ Археологическаго Института, а также тверской и рязанской ученыхъ архивныхъ комиссій. Офиціальными опонентами были профессора: А.И. Незеленовъ и А.И. Соболевскій. Первый призналъ изследование И. А. Шлянкина весьма ценнымъ въ томъ отношени, что въ немъ авторъ далъ полную біографію Димитрія Ростовскаго, собраль такую массу матеріала, что последующіе историки вполнё могуть изъ него почерпать свёдёнія для своихъ работь. Въ то же время проф. А. И. Незеленовъ указалъ на недостатокъ выводовъ, которыхъ, судя по матеріалу, можно было бы больше ожидать отъ диспутанта, а также сдёлаль упрекъ въ томъ, что изложение сочинения носитъ латописный характеръ. Опонентъ закончиль свои возраженія указаніемь цёлаго ряда неудачныхь въ стилистическомъ отношеніи выраженій, встрічающихся въ дисертаціи. Проф. А. И. Соболевскій, сознавая, что ни одно діло рукъ человіческихъ не совершенно, темъ не мене призналъ трудъ И. А. Шляпкина ценнымъ вкладомъ въ историческую литературу. По окончании диспута деканъ историкофилологическаго факультета проф. И. В. Помяловскій объявиль рёшеніе факультета, признавшаго И. А. Шляпкина достойнымъ полученія степени магистра русской словесности.

Публичныя ленціи въ Варшавъ. Профессора Варшавскаго университета открыли рядъ публичныхъ лекцій въ Русскомъ Собраніи. Первую лекцію читалъ профессоръ русской исторіи Д. В. Цвѣтаевъ, избравъ предметомъ ея исторію основанія русскаго флота. Опредѣливъ вліяніе рѣчныхъ путей, находившихся въ русскомъ владѣніи, на первоначальную установку и развитіе у насъ судоходства и судостроенія и сообщивъ о попыткахъ московскихъ государей завести у насъ, кромѣ прежнихъ лодокъ, большія торгово-военныя, хорошо вооруженныя суда на Двинѣ, Окѣ и Волгѣ, при помощи западно-европейскихъ мастеровъ и по европейскихъ образцамъ, проф. Цвѣтаевъ поставилъ все это во внутреннюю связь съ дѣломъ Петра Великаго, на которомъ потомъ и остановился подробно. Повидимому, лекціи возбуждаютъ интересъ въ мѣстномъ обществѣ, которое сочувственно относится къ прекрасной мысли профессоровъ Варшавскаго университета.

Церковно-историческое древлехранилище въ г. Владимірѣ на Клязьмъ. Церковноисторическое древлехранилище въ г. Владимірѣ обязано своимъ возникновеніемъ высокопреосвященнѣйшему Феогносту, архіепископу владимірскому. 
Съ самаго вступленія на владимірскую каеедру, просвѣщенный архипастырь 
обращалъ особенное вниманіе на памятники церковной старины, которыми 
такъ богата владимірская епархія. Такъ, благодаря его просвѣщенной заботливости, открытыя въ 1882 г. въ владимірскомъ Успенскомъ соборѣ, построенномъ Андреемъ Боголюбскимъ, фрески XII—XV вв.— не погибли для 
науки, а тщательно реставрированы извѣстнымъ живописцемъ Сафоновымъ 
подъ руководствомъ Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества; такимъ же образомъ въ настоящее время реставрируется и наружный 
видъ этого собора. Обозрѣвая каждогодно церкви и монастыри владимірской епархіи, преосвященный Феогностъ и здѣсь всегда обращалъ вниманіе 
на состояніе памятниковъ церковной старины и нерѣдко видѣлъ, какъ многіе изъ предметовъ древности подвергались опасности быть истребленными

или испорченными, благодаря отсутствію археологических знаній въ духовенствѣ; тогда же у него возникла мысль объ учрежденіи такого епархіальнаго древлехранилища, куда могли бы поступать на храненіе всѣ предметы церковныхъ древностей, вышедшіе изъ богослужебнаго употребленія, но представляющіе собою археологическій научный интересъ. Осуществленіе этой мысли ускорилось желаніемъ миссіонеровъ, ведущихъ собесѣдованіе съ старообрядцами о предметахъ разногласія въ дѣлѣ обряда, имѣть подъ руками такіе памятники церковной древности, которые бы благопріятствовали православному ученію и обличали бы заблужденія старообрядцевъ (напр. въ вопросахъ о формѣ креста, о перстосложеніи и пр.). Побуждаемый этими соображеніями, преосвященный Өеогность и рѣшися въ 1886 году открыть при Александро-Невскомъ Братствѣ въ г. Владимірѣ древлехранилище въ особомъ помѣщеніи подъ Крестовою церковью архіерейскаго дома.

На первыхъ порахъ въ древлехранилище поступили рукописи, старопечатныя книги и несколько превнихъ предметовъ, хранившихся до сихъ поръ въ библіотекъ Братства. Затъмъ преосвященный Өеогностъ обратился къ духовенству владимірской епархів съ предложеніемъ передать на храненіе предметы церковной древности, вышедшіе изъ церковно-богослужебнаго употребленія и не составляющіе містной святыни, во вновь открытое учрежденіе, выяснивъ его цёли и задачи. Духовенство сочувственно отнеслось къ этому предложенію и многія церкви и монастыри прислали въ древлехранилище на хранение свои рукописи, старопечатныя книги и предметы древности. Такъ какъ неръдко священники сами не могли опредълить степень важности въ археологическомъ отношени находящихся у нихъ предметовъ древности, то преосвященный Өеогностъ неоднократно команлироваль въ различныя мъстности владимірской епархін завъдывающаго превлехранилишемъ для обозрвнія ризницъ и церковныхъ библіотекъ, съ пълію собиранія свідіній объ имінощихся тамъ предметахъ древности, и самъ при обозрѣніи епархіи тщательно осматриваль ризницы и церковныя кладовыя. Благодаря такимъ заботамъ о сохраненіи памятниковъ церковной древности, въ древлехранилище въ течение четырехъ лётъ его существованія поступило на храненіе бол'є тысячи древнихъ рукописей, старопечатныхъ книгъ, иконъ, крестовъ и др. предметовъ перковно-богослужебной утвари и фотографическихъ снимковъ съ нихъ.

Всѣ предметы древности, вошедшіе въ составъ древлехранилища, распредѣляются по слѣдующимъ отдѣламъ: а) рукописи, б) старопечатныя книги, в) памятники церковной архитектуры, г) памятники христіанской иконографіи и вообще древнехристіанскаго искусства, д) древняя церковная утварь, священныя облаченія и пр. и е) нумизматическій отдѣлъ.

Отдёлъ рукописей заключаетъ въ себе въ настоящее время 235 рукописей XV—XVIII ст. Отдёлъ этотъ составился изъ рукописей, поступившихъ изъ библіотеки Александро - Невскаго Братства и затёмъ изъ рукописей, препровожденныхъ монастырями: Успенскимъ женскимъ въ г. Александровф, Суздальскимъ Спасо-Евеиміевскимъ, Флорищевою пустынью, Суздальскимъ Рождество - Богородицкимъ Соборомъ, Суздальскимъ Покровскимъ женскимъ монастыремъ, Владимірскимъ Рождественскимъ монастыремъ и др. Наиболфе замфчательныя изъ рукописей: Стоглавъ 1591 г., Кормчая 1517 г., составляющая списокъ трехъ кормчихъ Симоновской, Вассіановской († 1481 г.) и Евеиміевской († 1483 г.), псалтырь съ толкованіями св. отцовъ переводъ Максима Грека XVI в. и др. Замфчательны также рукописи, украшенныя миніатюрами, каковы синодики Благовфщенскаго Вязниковскаго монастыря XVII в., житіе пр. Евфросиніи Суздальской XVII в. и въ особенности сборникъ XVII в., поступившій изъ Флорищевой пустынь. Этотъ памятникъ стариннаго русскаго искусства заключаетъ въ себф болфе

двухсоть миніатюрь, исполненныхь неизвъстнымъ художникомъ, несоминьно южно-руссомъ, что видно изъ одеждъ и аксесуаровъ въ картинахъ. Сборникъ начинается изображеніемъ Шестоднева и въ исполненіи имъетъ много особенностей, отличающихъ его отъ подобныхъ ему произведеній древне-русскаго искусства, имъющихъ тотъ же сюжеть. Затьмъ слъдуютъ евангельскія притчи о мытаръ и фарисев и о блудномъ сынѣ со многими иллюстраціями, заключающими богатый матеріалъ для изученія народнаго искусства прошлаго въка. Далѣе слъдуетъ житів Василія Новаго и мытарства Оеодоры со множествомъ миніатюръ, гдѣ фантазія художника при полномъ просторѣ достигла изумительнаго разнообразія и богатства въ изображеніи драматическихъ положенів, олицетвореніи человѣческихъ страстей и пр. Заканчивается сборникъ рядомъ лицевыхъ изображеній, иллюстрирующихъ текстъ, обыкновенно помѣщаемый въ древнихъ синодикахъ и имѣющій цѣлію выяснить пользу возносимыхъ молитвъ за умершихъ.

Отдёль старопечатных книгь составился таким же образом и заключаеть въ себе 165 старопечатных книгь, между которыми замечательны: Пятокнижіе Франциска Скорины 1519 г., со многими гравюрами, прекрасно сохранившееся, Острожская библія 1581 г., Св. Василія Великаго, о постничестве 1594 г. острожской же печати, Маргорить 1595 г., Псалтирь съ возследованіемъ 1598 г. въ 8°. Номоканонъ 1624 г. и др.

Отдёлъ памятниковъ церковной архитектуры состоить изъ фотографическихъ и иныхъ снимковъ съ древнихъ храмовъ преимущественно Владимірской губерніи. Особенно цённы для этого отдёла пожертвованные преосвященнымъ Өеогностомъ два альбома съ 74 фотографическими снимками съ замѣчательныхъ церквей и морастырей владимірской епархіи. Затѣмъ альбомы И. А. Голышева, заключающіе въ себё снимки съ древнихъ деревнныхъ и замѣчательныхъ по своей древности и архитектурѣ каменныхъ церквей владимірской епархіи. Въ этомъ же отдѣлѣ хранятся снимки съ плановъ и фасадовъ Дмитріевскаго собора въ г. Владимірѣ графа Строгонова и болѣе 200 описаній различныхъ храмовъ, XII—XVIII вв. Владимірской губерніи, составленныхъ по порученію совѣта Братства мѣстными причтами.

Отделъ памятниковъ древне-русской иконографіи и искусства въ настоящее время еще не богать подлинниками, но и въ немъ есть уже насколько радкихъ и цанныхъ древнихъ иконъ, складней и пр. предметовъ. Изъ иконъ замъчательны 7 мъсячныхъ миней XVII в. строгоновскихъ писемъ и 10 иконъ двунадесятыхъ праздниковъ XVII в., исполненныхъ однимъ изъ лучшихъ мастеровъ того времени въ греческомъ стилъ; и икона Ев. Луки, писанная по преданію изв'єстнымъ царскимъ иконописцемъ Симономъ Ушаковымъ. Въ особенности же цвины въ научно-художественномъ отношеніи 16 небольшихъ иконъ XVII в., писанныхъ на левкашенныхъ холстинныхъ пластинкахъ, поступившихъ въ древлехранилище въ текущемъ году изъ Козмина монастыря. Всъ иконы одинаковаго размъра  $2^{1/2} \times 2$  вершк. и заключають въ себъ изображенія праздниковь по тріоли постной и цвътной, начиная съ недвли мытаря и фарисея и кончая недвлею св. отецъ. Изображенія эти, не смотря на мелкость фигурь, исполнены въ высшей степени изящно и тщательно, мелкія складки одеждъ шрафированы золотомъ тонко и изящно. Зданія, утварь и прочіе аксессуары украшены чрезвычайно художественными уворами, напоминающими лучшія изъ заставокъ древнерусскихъ рукописей. Художникъ любилъ травянистый узоръ и обладалъ тонкой кистью. На нъкоторыхъ иконахъ фигуръ чрезвычайно много, на двухъ вершкахъ иногда до 50 фигуръ и всв онв выполнены отчетливо, рисунокъ относительно правильный, «доличное» вырисовано въ высшей степени тщательно и красиво: словомъ, эти иконы обладаютъ всеми теми достоинствами, свойственными мелкимъ иконамъ строгоновскихъ писемъ, которыя заставляютъ удивляться искусству строгоновскихъ мастеровъ. Въ этомъ же отдѣлѣ древлехранилища находится нѣсколько шитыхъ золотомъ и шелками воздуховъ, покрывалъ Св. Даровъ и хоругвей XV, XVI и XVII вв. Между ними особенно замѣчателенъ образъ пр. Козмы Яхринскаго чудотворца, представляющій собою прекрасный образецъ искуснаго волотошвейнаго шитья XVII в.

Къ этому же отдёлу относятся двое замечательныхъ царскихъ вратъ XV в. Одни изъ нихъ найдены высокопреосвященнымъ Өеогностомъ въ церковной кладовой среди ветхой церковной утвари въ Муромской Николо-Набережной перкви. Врата эти именоть 2 арш. 2 верш. въ высоту, 1 арш. 2 верш. въ ширину съ резными столицами и навесомъ. Все врата украшены весьма тонкою вызолоченою разьбою клатчатаго рисунка, которая подобно кружеву покрываеть объ половинки дверей и навъсъ: въ шести небольших в клеймах в вставлены изящныя изображенія четырех везнгелистовъ и Благовъщенія. На полукругломъ навъсъ въ трехъ клеймахъ изображены Св. Троица и таинство Евхаристіи. На столицахъ въ клеймахъ изображены Спаситель, Божія Матерь, серафимы, апостолы и святители Вся разьба исполнена «въ греческомъ стила», а также и живопись, которая къ сожальнію весьма запылена и закопчена, такъ что ее нужно промыть и вычистить. Вообще врата эти представляють редкій по красоте и изяществу памятникъ древне-русскаго искусства. Другія врата XV в. найдены среди разнаго хлама въ Суздальской Входојерусалимской церкви. Онъ также украшены різьбой вглубь и раскращены синей и красной краской и мъстами вызолочены. Рисунокъ, представляющій тонкія травы, довольно изящень. Разм'яромъ он'я одинаковы съ предыдущими: жаль, что въ клеймахъ не сохранилось древнихъ иконъ, которыя заменены новейшими, а также нътъ при нихъ ни столицевъ, ни тябла, которые несомивнио раньше были. Кормв подлинниковъ древлехранилище пріобрвло и несколько снимковъ съ тъхъ памятниковъ византійскаго и древне русскаго искусства и иконографіи, которые имфють важное значеніе при изученіи исторіи искусства, а между темъ не могутъ быть пріобретены въ подлинникахъ. Древлехранилище при семъ имъетъ въ виду дать возможность познакомиться съ болье замьчательными памятниками искусства и иконографіи ученикамь школъ иконописи, учрежденныхъ Александро - Невскимъ Братствомъ, и воспитанникамъ духовной симинаріи съ цілію возбудить въ нихъ любовь къ древне-русскому искусству. Такъ при самомъ открытіи древлехранилища въ него поступило отъ высокопреосвященнаго Өеогноста собраніе точныхъ фотографическихъ снимковъ, иллюминованныхъ красками, съ недавно открытыхъ подъ штукатуркою фресокъ XII – XV вв. Владимірскаго Успенскаго собора, затемъ фотографические снимки съ фресокъ Благовещенскаго въ Москвъ собора XV в., точные фотографические снимки съ мозаикъ Кіево - Софійскаго собора, Спасо - Нередицкой и Староладожской Георгіевской церкви, Дмитріевскаго собора и т. п., а также точные гипсовые слепки съ барельефовъ Дмитріевскаго и Успенскаго соборовъ во Владиміръ, съ Покровской на Нерли церкви и съ Святославова Юрьевскаго собора 1230 г. числомъ болѣе сорока.

Отдёль древлехранилища, состоящій изъ предметовъ церковной утвари, заключаеть въ себё нёсколько древнихъ крестовъ, деревянныхъ потировъ, деревнихъ ларцовъ, кадилъ, священныхъ облаченій, деревянныхъ брачныхъ вёнцовъ и пр. Между ними замёчательны: а) деревянные брачные вёнцы въ формё зубчатой короны и въ формё шапки Мономаха, б) брачные вёнцы лубочные и холщевые съ обычными изображеніями; а также в) 46 холщевыхъ антиминсовъ XV—XVII вв., поступившихъ на храненіе изъ ризницы

архіерейскаго дома; два изъ нихъ священы митрополитомъ Геронтіемъ при Іоанив III, и г) нъсколько богослужебныхъ облаченій изъ крашенины.

Последній отдёль древлехранилища—нумизматическій открылся только въ текущемь году, благодаря поступившимь сюда, по распоряженію начальника губерній І. М. Судіенко, монетамь изъ бывшаго музея при Владимірскомь статистическомь комитеть. Монеты эти относятся къ XVI—XVII и XVIII вв.— русскій преимущественно, впрочемь есть нъсколько и иностранныхь и восточныхь саманидскихь монеть.

Кромѣ сего, въ древлехранилище собираются портреты историческихъ дѣятелей преимущественно Владимірскаго края. Кромѣ портретовъ царей Михаила Өедоровича, Алексѣя Михаиловича, Екатерины II, Павла I, Александра I здѣсь есть портреты епископовъ владимірскихъ Виктора, Іустина и др.

Таково Владимірское церковно - историческое древлехранилище. Предметы древности, собраные здёсь и приведенные въ порядокъ, могутъ быть изучаемы всёми любителями археологіи. Находясь здёсь въ безопасномъ мёстё, древности эти отнынё будутъ спасены отъ гибели, которой подвергались весьма многія изъ нихъ.

🛨 Въ ночь на 7-е марта. Петръ Григорьевичъ Ръдкинъ, на 83 году, извъстный всей юридически образованной Россіи какъ юристь, неутомимо трудившійся на ученомъ поприще до конца дней своихъ. Еще въ начале февраля, выпущенъ имъ въ светъ шестой томъ предпринятаго имъ изданія, подъ общимъ заглавіемъ: «Изъ лекцій по исторіи философіи права въ связи съ исторіей философіи вообще» — въ которомъ заслуженный професоръ и докторъ правъ создаль достойный памятникъ своей болбе чвмъ полуввковой ученой дъятельности. Талантливый, хотя и своеобразный лекторъ, излагавшій свой предметъ (энциклопедію права и исторію философіи права) въ чрезвычайно стройной системь, хотя и не безъ педантичной сухости, обусловливаемой отчасти трудностями со стороны стиля и языка, который приходилось не только применять, приноравливать, но даже прямо совдавать при изложении отвлеченнаго предмета, - строгій экзаменаторъ - Радкинъ оставляеть въ своихъ бывшихъ слушателяхъ память человека въ высшей степеви справедливаго, прямого, нелицепріятнаго и искенно преданваго на укв. Изданіе, начатое Редкинымъ съ редкой эпергіей на исходе седьмого десятка, остается цённымъ вкладомъ въ нашей оригинальной юридической литературь и пока является единственнымъ въ этой области. Редкинъ родился въ Ромнахъ, въ 1808 году, воспитывался въ Нѣжинскомъ лицев, въ Московскомъ и Деритскомъ университетахъ и довершилъ свое образование за границей, въ Германіи, гдѣ между прочимъ особенно увлекался Гегелемъ и его философіей, господствовавшей въ то время надъ всёми философскими ученіями. Возвратившись изъ за границы и выдержавъ испытаніе на степень доктора правъ, Редкинъ въ 1835 году былъ назначенъ профессоромъ въ Московскій университеть, гдв оставался до 1849 года, а въ 1863 году назначенъ ординарнымъ профессоромъ Петербургскаго университета. Въ промежуткъ П. Г. служилъ по удъльному въдомству, а въ концъ 70 хъ годовъ управляль департаментомъ удёловъ. Кроме 6-ти томовъ его труда «Изъ лекцій по исторіи философіи права», имъ изданы ранве: «Юридическія записки», «Библіотека для воспитанія», «Обзоръ Гегелевой логики» и въ журиалъ «Учитель» помъщались статьи его по педагогикъ. Ръдкинъ былъ ректоромъ Петербургскаго университета, деканомъ юридическаго факультета и членомъ государственнаго совъта.

† 12-го марта, отъ разрыва сердца, главный докторъ Александровской больницы въ память 19-го февраля 1861 года, Николай Петровичъ Васильевъ, одинъ изъ самыхъ выдающихся врачей петербургскаго городского управле-

нія. Васильевъ окончиль курсь въ Медико-Хирургической Академіи въ 1874 г. и поступилъ въ число ординаторовъ клиники Боткина, гдъ и оставался до октября 1876 года. Въ этомъ году онъ былъ откомандированъ на театръ военныхъ лействій въ Турцію и пробыль тамъ всю русско-турецкую кампанію. По возвращенім въ Россію, въ 1880 г. Васильевъ получиль степень доктора медицины и въ этомъ же году отправленъ Медико-Хирургической Академіей за границу на два года съ научною цёлью. Во время заграничной командировки Н. П. занимался въ клиникахъ и лабораторіяхъ Страсбурга, Вѣны и Парижа. Въ 1882 г., по возвращении изъ-за границы, Н. П. быль назначень старшимь ординаторомь Городской Барачной больницы, черезъ годъ получилъ званіе привать-доцента академіи и по ея порученію сталь читать лекціи по діагнозу внутреннихь бользней военнымъ врачамъ, прикомандированнымъ къ академіи. Со времени вступленія на городскую службу въ 1882 году Н. П. Васильева, не было въ городскомъ управленіи ни одной работы, ни одного предложенія, касающагося больничнаго дела, въ которомъ онъ не принялъ бы близкаго участія; онъ помогалъ устройству первой городской дезинфекціонной камеры, проектироваль меропріятія на случай появленія холеры въ Петербургь, работаль при составленім проектовъ гигіенической станцім, положенія о городскихъ больницахъ, по устройству сыпной больницы, и по многимъ другимъ подобнымъ дёламъ. 20-го іюля 1889 г. Н. П. быль назначень, по спеціальной рекомендаціи С. П. Боткина, главнымъ врачемъ Александровской больницы и занималъ эту должность до самой смерти. Н. П. состоялъ также редакторомъ сначала «Еженедёльной Клинической Газеты» и затёмъ «Вольничной Газеты Боткина». Покойный умерь, не имъя еще 40 лътъ и оставилъ послъ себя многочисленную семью. Въ лица покойнаго городское управление и столичное населеніе лишилось неутомимаго труженника въ дёле охраненія общественнаго здравія.

† 15-го марта внезапно отъ разрыва сердца въ Вильн'я директоръ Виленскаго учительскаго института, Михаиль Архиповичь Дуровь. Ему было всего 48 лётъ. Онъ прослужиль въ Вильне боле десяти летъ и пользовался уваженіемъ со стороны всёхъ, кто зналъ его. Онъ родился въ 1842 г. въ селѣ Граповъ, Каменецъ-Подольской губернін. Его отецъ былъ солдать Сумскаго гусарскаго полка Архипъ Дуровъ, родомъ изъ Вологодской губерніи, а мать - жмудинка, изъ гор. Поневъжа. Священникъ этого города настоялъ на томъ, чтобы Дурова послада сына Михаида въ такъ называемюй «ланкастерскій» классъ. Началь учиться мальчикъ и учился прекрасно, но не разъ готовилъ уроки и читалъ при свътъ углей въ печкъ. Жизнь была трудная и сыну приходилось самому добывать средства, чтобы продолжать ученіе въгимназіи. Въ 1863 г. Дуровъ окончиль курсъ гимназіи съ медалью. Заработавъ на частныхъ урокахъ нёсколько десятковъ рублей, онъ отправился чревъ Ригу и Петербургъ въ Москву, куда прибылъ, съ 15-ю рублями въ карманъ, но съ полной върой въ свои силы и съ ръшимостью, во что бы ни стало учиться въ университетъ. Когда пришло извъстіе о назначенім Дурову стипендіи, рублей по 15 въ місяць, онъ почувствоваль себя окончательно спасеннымъ. Въ 1867 г. М. А. окончилъ курсъ въ университетв и быль назначень учителемь русскаго языка въ брестскую прогимназію. Черезь два года онъ женидся и переведень въ Вильну учителемъ русскаго явыка въ открывшійся тогда учительскій еврейскій институть. Въ 1877 г. ему было предложено мъсто директора Молодечненской семинаріи для приготовленія народныхъ учителей для школъ чисто-народныхъ. Въ 1884 году онъ былъ назначенъ директоромъ учительскаго института городскихъ учителей. М. А. Дуровъ, вышедшій изъ простого народа, добившійся энергіей и трудомъ возможности получить серьезное образованіе, въ эти послёдніе 14 лётъ находился вполнё въ своей сферё: онъ не только понималь, но и чувствоваль пользу и значеніе образованія народа. Онъ владёлъ стихомъ, но никогда стиховъ своихъ не печаталь. По ночамъ, въ свободное время, онъ читалъ постоянно греческихъ и римскихъ поэтовъ въ подлинникѣ: Иліада и Одисея были любимымъ чтеніемъ его для отдыха и удовольствія. Покойный писалъ для печати не много, но все, что онъ печаталъ, свидётельствовало о богатой мысли, начитанности и замёчательномъ умёніи владёть языкомъ. Такъ были имъ написаны статьи о произведеніяхъ графа Алексѣя Толстого, отрывки изъ исторіи брестской прогимназіи, біографическій очеркъ митрополита Іосифа Сѣмашка и др. Въ послёдніе годы онъ быль занять мыслью о составленіи русской христоматіи для народныхъ училищь Сѣверо-Западнаго края. Планъ уже выработанъ и тщательно обдуманъ. Смерь отняла, быть можетъ, одну изъ замѣчательныхъ книгъ у русской педагогической литературы.

† 18-го марта, въ Царскомъ Селъ, знатокъ горнаго дъла, горный инженеръ, Оснаръ Александровичъ Дейхманъ, долго служившій въ Нерчинскомъ край. Это была личность необыкновенно свътлан, съ огромнымъ образованіемъ, гуманная, съ широкими взглядами, принадлежавшая къ лучшимъ людямъ стараго поколенія, носившаго самые дорогіе идеалы. При обширныхъ познаніяхъ, недюжинномъ умѣ, Дейхманъ могъ бы играть несравненно болѣе видную роль, но онъ отличался чрезм'врною скромностью и предпочиталъ поэтому оставаться въ тени и довольствовался ролью скомнаго труженника науки. Онъ быль внакомъ едва ли не со всёми декабристами, жившими въ Сибири, и его разсказы объ этихъ людяхъ заключали въ себъ массу цъннаго матеріала для характеристики ихъ, множество подробностей о ихъ жизни. Управляя Петровскимъ желевнымъ заводомъ при Н. Н. Муравьевъ-Амурскомъ, О. А. привель его въ блестящее состояніе, возвель цёлый рядъ построекъ, учредилъ больницу, школы, перестроилъ тюрьму. Онъ привелъ волотопромышленное дело въ цветущее состояние, сберегая силы рабочекъ, улучшая условія ихъ быта и вмісті съ тімь ворко наблюдая за правильнымъ ходомъ работъ. Восточная Сибирь и понынѣ помнитъ, какою любобовью онъ пользовался и среди товарищей и подчиненныхъ, и среди рабочихъ. Прослуживъ около четверти въка въ Сибири, О. А. сталъ служить въ Петербургъ, гдъ и оставался до самой смерти на службъ въ горномъ въдомствъ. Здъсь онъ дъятельно работалъ въ качествъ члена комиссіи при министерствъ финансовъ для приведенія въ извъстность настоящаго положенія и потребностей Приамурскаго края и острова Сахалина, а также по ревизіи тюремъ въ Финляндіи. Горное дело дюбиль онъ какъ свое родное и, посвятивъ на служение ему всв свои силы и способности, участвовалъ цёлымъ рядомъ статей въ «Горномъ Журналё», «Странё» (Л. А. Полонскаго), «Восточномъ Обозрвніи» и другихъ изданіяхъ. Онъ былъ душою вдёшняго Сибирскаго кружка и много помогалъ учащейся молодежи изъ сибиряковъ. Весьма полезнаго сотрудника потеряло въ немъ и Общество ночлежныхъ домовъ. Служа консультантомъ по золотымъ прінскамъ у О. И. Базилевскаго, покойный отдаваль большую часть заработка на нужды бъдняковъ, которые къ нему обращались и, вообще, много творилъ добра въ тайнъ. Всъ сколько-нибудь знавшіе О. А. искренно оплакивали его кончину. Онъ умеръ 73 лътъ. Родился онъ на Алтат, 9-го іюля 1818 года, и курсъ спеціальнаго образованія окончиль въ 1841 г. въ институт в корпуса горныхъ виженеровъ. Кромф статей въ упомянутыхъ изданіяхъ, онъ выпустилъ и отдъльную книгу: «Поиски волота буреніемъ и развъдка прінсковъ въ связи съ разработкой золотоноснаго пласта».

† 29-го марта, въ Петербургъ извъстный литераторъ, археологъ, знатокъ искусства, особенно русскаго, и дъятельный членъ Историческаго Об-

щества Петръ Николаевичъ Петровъ, на 64-мъ году. Онъ родился 19-го іюня 1827 г. и началъ писать и печататься уже въ возростъ зръломъ. Его первая статья «Евграфъ Петровичъ Чемесовъ, русскій граверъ», явилась въ «Библіотек'в для чтенія», А. Ө. Писемскаго, въ 1860 г. и была плодомъ долговременнаго изученія исторіи русской живописи и начертательныхъ искуствъ, которыми онъ занимался, находясь въ Академіи Художествъ. Съ этого времени онъ сталъ усиленно трудиться надъ разборомъ историческихъ актовъ, надъ матеріалами для русской исторіи и археологіи, посвящая досуги и белетристикъ. Въ «Энциклопедическомъ словаръ» П. Л. Лаврова онъ номѣстиль болѣе 300 статей по отдѣламъ искусствъ, русской исторіи, топографіи Петербурга, всеобщей исторіи и проч. Діятельно сотрудничаль въ это время въ «Сѣверномъ Сіяіи» Генкеля и «Илюстраціи» В. Зотова, помѣстивъ въ обоихъ изданіяхъ массу біографій русскихъ художниковъ и другихъ лицъ и нёсколько разсказовъ. Затёмъ онъ участвовалъ въ «Нивё» и «Всемірной Иллюстраціи», съ самаго ея основанія въ 1868 г., гдѣ кромѣ цълаго ряда статей по своей спеціальности, вель отдъль геральдики и составиль для издателя Гоппе «Альбомъ русскихъ сказокъ и былинъ», «Альбомъ 200-лётняго юбилея Петра I», біографію Петра и продолжаль неоконченный романъ Нестора Кукольника «Іоаннъ III». До этого онъ еще работаль въ журналь «Всемірный Трудь», гдь помьстиль интересную статью: «Житье-бытье Петербурга». Въ 1865 г. онъ описываль древности церкви Крестовоздвиженской (Николы въ Труниловъ) въ Посадской улицъ, по порученію князя А. А. Суворова и найденныя въ этой церкви знамена стрівлецкія представиль Александру II, докладывая о нихъ государю весьма подробно, цълыхъ четверть часа. За это суноль разослалъ предписаніе, уполномочивавшее П. Н. разсматривать всё церкви въ столице и въ окрестностяхъ въ археологическомъ отношении. П. Н. напечатаны два довольно цвиныхъ труда: «Сборникъ матеріаловъ для исторіи петербургской Академін Художествъ» за сто лёть ея существованія и «Исторія русскихь дворянскихъ родовъ». Въ последнее время онъ весь отдавался огромному и копитальному изданію, предпринятому Историческимъ Обществомъ--«Словарю русскихъ дентилей (умершихъ) отъ начала образованности до нашихъ дней», собравъ для него массу матеріала, за этимъ трудомъ и умеръ. Ему принадлежить также рядь историческихь романовь, изъ которыхь довольно извъстны: «Царскій судъ», «Балакиревъ», «Семья вольнодумцевъ». П. Н. отличался общирною памятью и способностью работать неутомимо, иногда къ ряду цёлыя сутки. Онъ быль членомъ многихъ обществъ ученыхъ и художественныхъ, всюду дълаль доклады, всюду и вездъ поспъвалъ, обнаруживая постоянно энергію, живость и необычайную суетливую діятельность. Вообще это быль необыкновенно выносливый чернорабочій литературы. Къ нему вполив можно примвнить извъстные стихи баснописца Хемницера: «Жилъ честно, цёлый вёкъ трудился—и умеръ голь, какъ голъ родился». П. Н. Петровъ не оставиль послё себя вичего, кром'в добраго имени и вороха печатной и писанной бумаги, которые такъ дорого стоили ихъ владёльцу и которые, пожалуй, ничего не стоять на «базарё житейской сvеты».

† Исаверій Лисие, польскій ученый, историкъ, который, по признанію самихъ польскихъ некрологовъ, не оставилъ никакого выдающагося историческаго труда, занимался лишь отдёльными монографіями по избранной для изслёдованія впохѣ, рылся въ архивахъ, посвятилъ себя сравнительно мелочнымъ трудамъ, обработкѣ научнаго матеріала, а между тѣмъ на его смерть и продолжительныя предсмертныя страданія откликиулась вся польская публицистика, ставящая его рядомъ съ Шуйскимъ. Такое единодушное признаніе показываетъ, что у этого работника исторической науки были

дъйствительныя, хотя не громкія и не эфектныя заслуги, выпадающія обыкновенно на долю организаторовъ, какимъ именно и былъ Ксаверій Лиске, профессоръ всеобщей исторіи и бывшій ректоръ Львовскаго университета.

Урожененъ Познанской провинціи (род. 1838). Лиске воспитывался въ нъмецкихъ школахъ и университетахъ, слушалъ лекціи въ Лейпцигъ, въ Берлинъ. Первые труды, касавшіеся царствованія Сигизмунда I, Лиске написаль по-нёмецки и помёстиль въ спеціальныхъ изданіяхъ «Historische Zeitschrift» Зибеля и «Forschungen zur deutschen Geschichte» Вайца. Тёсную связь съ этими трудами имела вышедшая въ 1867 г. въ Лейпциге докторская диссертація Лиске «Polnische Diplomatie im Jahre 1526». Сюжетомъ и способомъ выработки этихъ первыхъ трудовъ определяется и вся позднейшая дёятельность Лиске. Онъ до конца жизни остался вёренъ избранной эпохъ, времени Сигизмунда стараго; особенно привлекало его начало XVI стольтія по отношенію къ липломатическимъ сношеніямъ Польши съ Германской имперіей. Мололой историкь уже и тогла выказаль особенность своего дарованія: ограничиваясь добросовъстной обработкой и воспроизведеніемъ одисто факта, не стремился къ болве широкимъ темамъ, не увлекался философскими изысканіями историческихъ проблемъ, а писалъ лишь критическіе этюды и монографіи, и въ этомъ смыслѣ сдѣлался основателемъ цѣлой школы. «Изученіе польской исторіи потому встрічаеть особенно большія трудности, -- говориль онь, -- что матеріаловь издана лишь небольщая часть; они все еще хранятся въ разныхъ библіотекахъ, монастырскихъ архивахъ и частныхъ коллекціяхъ».

Выступивъ въ свёть въ 1867 г. «Очерками изъ исторіи XVI вѣка», Лиске пріобрёль болёе изв'єстности и въ 1869 г. получиль приглашеніе принять на себя во Львовъ изданіе «Актовъ городскихъ и земскихъ», 14 томовъ которыхъ, вышедшихъ до сихъ поръ въ свётъ, и составляютъ его главное историческое наследіе. Каеедра дала возможность Лиске занять видное положение въ научныхъ польскихъ кругахъ и темъ способствовать переходу мъстной исторической науки изъ «поэтическаго», дилетантскаго періода въ «критическій научный». Оставаясь сотрудникомъ журнала «Historische Zeitschrift», онъ постоянно помъщаль тамъ отчеты о состояни польской исторической науки. Можно сказать, что Лиске составдяль единственное звено между польской и общеевропейской наукой: статьи и матеріалы, касавшіеся всеобщей исторіи, онъ издаваль также на языкахь шведскомь и испанскомъ, чемъ пріобрель известность за границей. Большей заслугой Лиске остается все-таки содъйствіе отечественному научному движенію, какъ непосредственными трудами по изданію и обработкі источниковъ, такъ и сформированіемъ цілой школы этого критическаго направленія среди своихъ слушателей. Созданіемъ Лиске было львовское историческое общество; имъ же основанъ и спеціальный органъ последняго «Kwartalnik historyczny» (о первыхъ годахъ котораго въ «Историческомъ Въстникъ» сообщались критические отвывы). Этимъ Лиске старался объединить всёхъ тружениковъ по польской исторіи въ одно цёлое. За нёсколько мёсяпевъ до смерти, на събздъ польскихъ историковъ, Лиске, уже совсемъ больной, провель мысль объ основаніи «научныхъ кружковъ» въ городахъ и мъстечкахъ края, чтобъ этимъ путемъ будить въ провинціи (т. е. помимо Львова и Кракова) научный интересъ и умственную жизнь. Что эти кружки должны были дъйствовать въ строго польскомъ духъ и направлении -- видно, между прочимъ, изъ того, что самъ Лиске, вопреки протестамъ немцевъ-товарищей, первый началь читать лекціи по-польски въ Львовскомъ университетъ. Мы почти не касаемся здёсь публицистической дёятельности Ксаверія Лиске, небольшой по количеству, но очень характерной: достаточно указать на его энергическое выступление въ 1867 г. въ полемикъ противъ Бисмарка по вопросу о прошлыхъ временахъ польской исторіи. Въ полемикѣ онъ вообще отличался чрезвычайною ѣдкостью и несдержанностью, а выходка въ 1879 г., на юбилеѣ Крашевскаго противъ Россіи, даже въ нѣкоторыхъ польскихъ изданіяхъ вызвала неодобреніе. Трезвый изслѣдователь и издатель историческихъ источниковъ, насадитель научнаго метода въ разработкѣ польской исторіи, наконецъ, онытный и талантливый издатель перваго польскаго критико-историческаго журнала, Лиске заставляетъ забывать о своихъ полемико-націоналистскихъ увлеченіяхъ. Преемникомъ его по редактированію «Историческаго трехмѣсячника» (Кwartalnik) избранъ проф. Бальцеръ.

🕇 23-го февраля въ Вънъ знаменитый слависть, профессоръ Францискъ Миклошичъ. Онъ родился 7-го ноября 1815 г. въ Штиріи, въ 1837 г. защитилъ докторскую дисертацію по философіи въ Грацъ и поступиль доцентомъ по каоедр'я философіи въ Грацкій университеть. Въ 1838 г. онъ переселился въ Въну, гдъ защищалъ диссертацію на степень доктора правъ и занялся адвокатскою практикою. Знакомство съ Копитаромъ увлекло его къ занятіямъ языковъдъніемъ, и для большаго удобства этихъ занятій онъ поступилъ въ 1844 г. въ вѣнскую библіотеку. Уже первыя его работы, обнаруживавшія ръдкое и основательное знаніе славянскихъ нарфчій, обратили на него вниманіе и съ 1848 г. онъ былъ приглашенъ на должность профессора славянской филологіи въ Вінскомъ университеть, а съ 1851 г.—члена австрійской академін наукъ. Что касается политической карьеры Миклошича, то въ 1848 г. онъ быль избранъ членомъ перваго австрійскаго учредительнаго рейхстага, а въ 1862 г. назначенъ пожизненнымъ членомъ австрійскаго рейхсрата, где принадлежаль къ либеральной конституціонной партіи. Изъ числа множества сочиненій Миклошича болье другихь извыстна его сравнительная грамматика славянскихъ языковъ и ученіе о звукахъ и формахъ старославянскаго языка. Имъ издано также много старочешскихъ памятниковъ славянскаго языка и законодательства, капитальный Lexicon palaeoslavenico-graeco-latinum и этимологическій словарь славянскихъ языковъ. Въ 1885 г. Миклошичъ отказался отъ каоедры, и преемникомъ ему избранъ его ученикъ Ягичъ. Европейская и въ частности славянская филологія понесла въ лицъ Миклошича весьма крупную утрату. Онъ работалъ до последнихъ дней своей жизни. Въ прошломъ году вышло его последнее большое изследование о турецкихъ элементахъ въ славянскихъ языкахъ, а въ нынвшнемъ году мелкія изследованія о существе народнаго эпоса и о соколиной охотъ въ средніе въка.

#### ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

I.

### О происхожденіи слова «галиматья».

Въ помѣщенной въ январъской книжкъ «Историческаго Въстника» статъъ г. Фаресова «Живая рѣчь», въ которой приводятся выдержки изъ недавно вышедшихъ «Крылатыхъ словъ» С. В. Максимова, я между прочимъ нашелъ объяснение о происхождении слова «галиматья».

Такъ какъ познакомиться съ трудомъ г. Максимова я, къ сожалѣнію, еще не имѣлъ случая, то и привожу объясненіе означеннаго слова въ редакціи г. Фаресова.

При словъ «галиматья» на стр. 220 сказано: «Въ Парижъ жилъ докторъ Галли Матье, лечившій паціентовъ хохотомъ, т. е. смѣщилъ ихъ анекдотами и т. п. галиматьей».

Будучи убъжденъ, что г. Максимовъ одинъ изъ первыхъ знатоковъ русскихъ поговорокъ и русской народной ръчи, я однако не могу не высказать нъкоторыхъ сомивній въ върности производства этого и ностран паго слова.

Слово «галиматья» несомнённо очень древняго происхожденія и о немъ упоминается уже въ старинномъ «Nouveau dictionnaire français-allemand» Barle 1669, стр. 489. Употребляется оно и на французскомъ языкъ (galima-frée) и на древне-англійскомъ (gallimafrey); означаетъ оно на этихъ обоихъ языкахъ кушанье, составленное изъ разныхъ остатковъ и обръзковъ, и въ переносномъ смыслъ не связную, запутанную ръчь.

По мнѣнію извѣстнаго вѣмецкаго филолога Вейганда (см. «Deutsches Worterbuch, Giessen 1873, стр. 519) и вѣмецкое Galimathias (Galimathias, у Лессинга Galimatias), имѣющее то же значеніе, что и русское «галиматья», по всей вѣроятности происходить отъ одного изъ вышеназванныхъ словъ.

На средневѣковой латинѣ «ballimathia» «ballematia» овначало неприличную, безнравственную пѣснь (см. «Diez. Wörterbuch» II, 315). Это научныя воспроизведенія слова «галиматья». Извѣстный же составитель «Лексикона иностранныхъ словъ», Dr. Joh. Chr. Gleyse, на стр. 375 своего труда, разкавываеть о происхожденія «галиматья» слѣдующее:

Въ Парижѣ, на одномъ процессѣ объ украденномъ пѣтухѣ, у нѣкоего Матеея, адвокатъ въ своей латинской рѣчи постоянно смѣшивалъ слова «gallus Mathiae» (пѣтухъ Матеея) и «galli Mathias» (Матеей пѣтуха). Изъ этого вышла «галиматья». Достовърность разсказа, какъ г. Максимова, такъ и нѣмецкаго ученаго Гейзе, конечно трудно провърить, а поэтому справедливъе всего мнѣ кажется, придерживаться научнаго объясненія, даннаго филологомъ Вейгандомъ.

Влад. Чумиковъ.

#### II.

#### Письмо въ редакцію.

Приготовляя къ изданію «Опыть полной біографіи Александра Андреевича Иванова» съ фототипическими снимками съ его картинъ, эскизовъ и этюдовь, я обращался къ темъ личностямь, о которыхъ мне было известно, что они могутъ доставить мей снимки съ его работь, или же какіянибудь свёдёнія, служащія къ выясненію его личности, или художественной его оцънки. Но такъ какъ легко могутъ найтись люди, обладающіе этимъ столь ценнымъ для меня матеріаломъ, о которыхъ мне или вовсе неизвъстно, или даже и извъстно, но я не знаю, гдъ ихъ найти, то я и ръшился обратиться къ вамъ съ просьбою-дать мъсто этому моему письму на столбцахъ вашего уважаемаго органа, чтобы такимъ образомъ, при помощи его, обратиться ко всёмъ, имеющимъ хотя самый незначительный матеріалъ, съ покорнъйшею просьбою доставить его миъ. Самыя незначительныя свёдёнія, будучи присоединены къ массё другихъ, могутъ иногда пролить свътъ на темное до того времени явленіе, или же освътить его иначе, чёмъ оно было освещено раньше. Всё свёдёнія прошу доставлять по слёдующему адресу: Москва. Историческій музей. Алексью Петровичу Новицкому.

~~~~~



# ВЫСТАВКА ДРЕВНОСТЕЙ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССІИ.

Б ИСХОДЪ минувшаго марта мѣсяца членамъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества представлены были на обозрѣніе богатѣйшія коллекціи предметовъ древности, собранныя за послѣдніе три года Императорскою Археологическою Комиссіею. Обвору этой выставки посвящено было особое засѣданіе славяно-русскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, подъ предсѣдательствомъ управляющаго Отдѣ-

леніемъ графа А. А. Бобринскаго, завимающаго вмѣстѣ съ тѣмъ постъ предсѣдателя Императорской Археологической Комиссіи, въ помѣщеніи которой и происходило означенное засѣданіе. Собраніе было открыто привѣтственной рѣчью графа Бобринскаго, сказанной въ духѣ единенія всѣхъ археологическихъ учрежденій, послѣ чего графъ А. А. Бобринскій представиль на усмотрѣніе Собранія лично имъ самимъ составленный каталогъ подлежащихъ обзору древностей, добытыхъ Императорской Археологической Комиссіей съ 1888 по 1890 годъ¹).

Но прежде чѣмъ перейти къ этимъ древностямъ, необходимо сказать нѣсколько словъ о самой Археологической Комиссіи, недостаточно извѣстной среди интересующихся археологіей, при чемъ неясно представляется ея роль и ея отношенія ко всѣмъ другимъ археологическимъ учрежденіямъ.

Императорская Археологическая Комиссія при министерствѣ Императорскаго Двора существуетъ съ 2-го февраля 1859 года. На нее возложено: 1) розысканіе предметовъ древности, преимущественно относящихся къ отечественной исторіи и жизни народовъ, обитавшихъ нѣкогда въ предѣлахъ пространства, занимаемаго нынѣ Россіей; 2)собраніе свѣдѣній о находящихся въ государствѣ какъ народныхъ, такъ и другихъ памятниковъ древности; 3) ученая оцѣнка открываемыхъ древностей (см. Положеніе о комиссіи, ст. 2318, т. І, ч. ІІ, Свода законовъ, ст. 2318, т. І, ч. ІІ, Св. Зак., продолж. 1876 г. «Положеніе» это передано мною въ извлеченіи въ моей брошюрѣ:

<sup>1)</sup> Графъ А. Бобринскій. Выставка древностей, добытыхъ Императорской Археологической Комиссіей въ 1888—1890 гг. Спб. 1891, стр. 42.

«Курганы, ихъ раскопки, изследование и нахождение кладовъ»). Замечательнейшия изъ вещей, открываемыхъ комиссией или поступающихъ въ нее, представляются на возрение Государя Императора и, съ соизволения Его Величества, помещаются въ Императорский Музей Эрмитажа или въ другия Высочайше назначаемыя места. Древности, представленныя въ Коммисию, но не приобретенныя ею, возвращаются по принадлежности. По истечени каждаго года председатель комисси доставляетъ министру Императорскаго Двора отчеть о ея деятельности для всеподаннейшаго представления его на Высочайшее благоусмотрение и, по Высочайшемъ разсмотрении Отчета, извлечение изъ него печатается въ общее сведение.

Такого рода извлеченія за время съ 1859 по 1881 годъ представляють цільній рядъ роскошно изданныхъ увражей, представляющихъ высокую цінность для художественной археологіи. Изданія комиссіи за посліднее время отнюдь не измінили своей роскошной внішности, но сділались чрезвычайно доступны по ціні. Таковы: «Сибирскія древности» академика Радлова, «Древности Сіверо-Западнаго края» г. Авенаріуса. Цільній рядъ новыхъ изданій приготовленъ Комиссіей къ печатанію, а нікоторыя увидять світь въ самомъ непродолжительномъ времени, какъ, наприміръ, изслідованіе профессора Мальмберга по Херсонесскимъ древностямъ.

Комиссія въ настоящее время пом'єщается въ зданіи Эрмитажа (входъ съ Дворцовой набережной и съ Зимней канавки). По заслуживающимъ уваженія просьбамъ лицъ, желающихъ производить археологическія изысканія, Комиссія выдаеть особые открытые листы, располагая которыми изследователи могуть расчитывать на содействие мёстных властей и во всяком в случав на безпрепятственное производство изысканій на казенных вемляхь. а на частныхъ, соответственно нашему законодательству, съ согласія владъльцевъ. Кромъ того, каждое изъ археологическихъ обществъ получаеть отъ Комиссіи, по мірь надобности потребное количество такихъ же открытыхъ листовъ, сообщая только имена лицъ, коимъ эти листы выдаются, и свъдънія о предпринимаемых ъ означенными лицами изследованіях э. Таким ъ образом ъ вполнѣ организовано центральное бюро для всѣхъ археологическихъ изслѣдованій въ Россіи, что, конечно должно благотворно отвываться въ направленіи научныхъ силь, безь всякаго стесненія, въ данномь случав, частной иниціативы, которая, напротивъ того, получаеть еще такимъ путемъ особаго рода санкцію, ставящую изслёдователя въ условія вполнё благопріятныя по отношенію къ мъстнымъ властямъ и мъстному населенію.

За последніе годы деятельность Комиссіи выразилась съ блестящей стороны, о чемъ несомнённо свидётельствуютъ коллекціи, выставленныя нынё въ трехъ залахъ перваго этажа помёщенія Комиссіи.

Вещи эти добыты большей частью путемъ раскопокъ, произведенныхъ на средства Комиссіи, частью же благодаря случайнымъ находкамъ, присылаемымъ въ Комиссію мъстною администрацією и частными лицами. Кромъ того, въ Комиссію доставлено множество различныхъ монетъ и большое число рисунковъ, изображающихъ различныя древности. Таковы, напримъръ, виды кургановъ Минусинскаго округа (изслъдованіе Андріашева, Клеменца, Патканова и Кузнецова), развалинъ древней столицы Монголіи Каракорума, видъвшей въ своихъ стъпахъ въ XIV стольтіи великаго князя Ярослава Тверскаго (рисунки эти относятся къ извъстной экспедиціи Н. М. Ядринцева), рисунки древностей Ярославля, Ростова Великаго, палеографическіе снимки изъ Эчміадвина (работы Ө. Г. Бернштама) и ми. др.

О многихъ изъ предметовъ, занимающихъ выдающееся мъсто въ коллекціи Императорской Археологической Комиссіи въ свое время сообщалось уже на засёданіяхъ Императорскаго Археологическаго Общества, каковы, напримъръ, веши Кіевскаго клада 1889 года, къ которому принадлежить великольный волотой вънець, состоящій изь девяти пластиновь съ эмальированными изображеніями Деисуса. Сюда же относятся предметы, найденные при раскопкахъ въ Таврической губерній Н. И. Веселовскимъ (1889) и Ю. А Кулаковскомъ (1889-1890) и въ Кубанской области Е. Д. Фелицинымъ (1888). Въ свое время каждая изъ этихъ находокъ возбуждала вниманіе періодической печати. Но если интересны отдёльные предметы, каждый самь по себь, то тымь болые возбуждаеть удивление коллекція, заключающая въ себѣ 333 №№, расположенная въ строго научномъ и систематически наглядномъ порядкѣ, представляющемъ полную картину какъ географическаго распредёленія находимыхъ древностей отъ Шлиссельбурга до Каракорума и отъ Колы (шесть большихъ серебряныхъ шейныхъ обручей) до Херсонеса.

Этоть последній продолжаеть давать находки наиболее увлекательныя не только для спеціалиста-археолога, но и для непосредственнаго любителя художествъ. Почти всю ствиу въ одной изъ залъ занимаетъ замвчательное собраніе глиняныхъ формъ, изъ которыхъ ныні уже вытиснуты выставленныя здёсь же многочисленныя фигуры. Терракоты необыкновенно изящны; особенной художественностью отличается сдёланная въ кругё группа съ изображеніемъ Геркулеса и Омфалы; несколько женскихъ головокъ преисполнены строгой красоты. Туть же обращають на себя вниманіе: многочисленные обложки красивыхъ росписныхъ греческихъ вавъ, прекрасная, мраморная, высокая подставка съ художественно исполненной большой львиной головой, бюстомъ и лапами этого звёря и рёзная мраморная капитель. Капитель эта невольно заставляеть задуматься. Она такъ же, какъ іонійская капитель развивается изъ растительнаго орнамента листьевъ аканта, но завершается по угламъ не завитками, а бараньими головами съ завивающимися рогами. Относится ли полобная капитель ко времени болье раннему, чёмъ то, когда выработался уже іонійскій стиль, или же она представляеть нёчто, занесенное изъ странъ внёевропейскихъ?

На ряду съ античными вещами изъ херсонесскихъ находокъ помѣщена также цѣлая коллекція найденныхъ здѣсь же предметовъ древне-христіанскаго искусства. Сюда относятся: обломки разноцвѣтной мозаики, украшавшей древніе христіанскіе храмы въ Херсонесѣ, а также сдѣланный изъ слоновой кости медальонъ съ изображеніемъ Спасителя, пластинки съ изображеніемъ креста, голубей, другихъ птицъ и нѣкоторые другіе предметы немаловажнаго значенія въ христіанской археологіи.

Исчерпать все содержаніе выставки Археологической Комиссіи мы затрудняемся въ настоящей наскоро написанной заміткі, да къ тому же не считаемъ себя вправі предварять своими сообщеніями и соображеніями то, что, по новоду найденныхъ вещей Комиссія имість опубликовать въ своихъ мемуарахъ, опираясь на изслідованія спеціально для того приглашенныхъ знатоковъ діла. Наша задача сводится лишь къ тому, чтобы обратить вниманіе интересующихся древностями и искусствомъ вообще на собраніе предметовъ, которое теперь наглядно представляеть успіхи русской археологической науки за посліднее трехлітіе.

Е. Гаршинъ.

Прошло нѣсколько долгихъ и вполнѣ безмолвныхъ моментовъ. Вдали конногвардейская музыка играла припѣвы изъ «Королевы Гортензіи». Затѣмъ вскорѣ послѣдовала старинная побѣдная пѣсня: «Станемъ бдѣть надъ незыблемостью Имперіи» (Veillons au salut de l'empire). Вдругъ по всей Карусели пронесся радостный возгласъ: на балконѣ дворца показался императоръ. При этомъ шумѣ, покинувъ свое кресло, мииистръ подошелъ къ отцу Марселя.

— Слышите, милостивый государь? Какой энтузіазмъ! Какіе радостные восторги! Въ наше время ни единый человъкъ не осмълился бы утверждать, что молчаніе народовъ служить урокомъ для королей... Отнынъ имперія несокрушима!

Въ теченіе нъсколькихъ секундъ созерцалъ онъ старика, погруженнаго въ нъмое удрученіе, затъмъ, какъ бы тронутый состраданіемъ, обратился къ нему весьма дружескимъ тономъ:

- Не унывайте! Императоръ уважаетъ и любитъ васъ, любезный графъ, а мы, мы слъпо въримъ въ вашу неподкупность...
  - «Любезный графъ...» какая внезапная нъжность!..

Послъ коротенькой паузы министръ заговорилъ еще слаще.

- Господинъ Бенардъ, государственный совътъ имъетъ сейчасъ собраться въ чрезвычайное засъданіе... Вы примете въ немъ участіе, не такъ ли?
- Я?.. я?..—бормоталъ несчастный...—Нътъ!.. я не принадлежу болъе къ совъту и вручаю вамъ мою отставку.
  - Какое безуміе!.. Мы не приниминаемъ ее.
- Однако,—съ горечью возразилъ графъ Брутъ,—не могу же я оставаться членомъ государственнаго совъта, будучи отцомъ убійцы императора.
- Мы отказываемъ!.. Франціи слишкомъ необходимы ваши свёточи... И такъ, вы явитесь въ засёданіе. На немъ будутъ присутствовать всё министры, а также и я самъ. Въ скоромъ времени, мы разсчитываемъ представить на ваше разсмотрёніе важныя предложенія: законъ общественной безопасности. Во всякомъ случаё, въ адресё, который сегодня государственный совётъ намёренъ поднести государю, слёдовало бы отъ лица самого совёта потребовать этотъ законъ обузданія. Подобная иниціатива явилась бы достохвальною для его членовъ, произвела бы превосходное нравственное впечатлёніе и вручила бы намъ залогъ его преданности... Пора порёшить съ анархистами и зачинщиками безпорядковъ! Требуйте вмёстё съ нами лишенія правъ этихъ дурныхъ гражданъ, запятнавшихъ себя въ 1848 году, прежнихъ красныхъ, —мёры эти, конечно, незаконны; онё дёйствуютъ обратно, но черезчуръ справедливы, будучи вызваны необходимостью.
- Какъ же могутъ онъ быть справедливыми, будучи незаконными?—несмъло пробормоталъ Бенардъ.

Широко улыбаясь, министръ продолжалъ; «истог. въств.», май, 1891 г., т. хыу.

— Да, знаю... знаю! Все тоть же въчный юридическій гонорь вашъ! Онъ протестуеть; онъ негодуеть; онъ становится на дыбы! Сомнънія весьма почтенныя. Знаю... и не смолкаю... Дипломатическій корпусь приметь съ энтувіавмомъ... А вы, господа члены государственнаго совъта? Вы обыкновенно не особенно-то податливы, маленечко съ норовомъ, являете собою маленькую оппозицію, настоящіе «enfants terrible», --подите, знаемъ мы васъ всъхъ наизусть! Среди вашихъ бунтовщиковъ найдутся такіе, которые начнуть волноваться, вопіять о произволь и, быть можеть, затормозять наши проекты... А вы, любезный другь, - вы будете вотировать этоть законъ. Даже больше того. Красноръчіе ваше пользуется вліяніемъ въ совъть; коллеги ваши, поклонники строгихъ теорій и высокихъ принциповъ, охотно присоединяются къ вашимъ мнъніямъ. Помимо того-не оспаривайте-вы стоите во главъ одной милой оппозиціи, опасной для насъ, а еще болье для васъ самихъ. И такъ, сегодня... сейчасъ... вы будете говорить!

Графъ Бруть слегка приподнялъ чело:

— A моя совъсть? —пробормоталъ онъ.

Фамильярнымъ жестомъ опустивъ руку свою ему на плечо, министръ возразилъ:

— Ваша совъсть, милостивый государь?.. Она безъ труда пойметь, что вы отець, что сынъ вашъ умоляеть о помощи, а Франпія повелъваеть.

Краска стыда залила лицо члена государственнаго совъта; глаза его сверкали, губа презрительно оттопырилась. Но вдругъ поднявшись и смиренно поклонившись, онъ проговорилъ:

— Совъсть моя слишкомъ хорошо поняла васъ, милостивый государь... Я готовъ защищать вашъ законъ.

Вслёдъ затёмъ нетвердымъ шагомъ направился онъ къ выходной двери, и на этотъ разъ министръ проводилъ его до порога своего кабинета.

#### IV.

#### Милость министра.

Когда дверь закрылась за графомъ Брутомъ Бенардомъ, статсъсекретарь снова усълся въ свое кресло. Улыбка исчезла съ его лица; онъ снова сталъ самимъ собой, исполненный безпокойства и озабоченности.

На одинъ моментъ, казалось, онъ погрузился въ какое-то раздумье; на челъ его выступили капли пота, нервныя подергиванія плечъ выдавали тайное волненіе его души. Немного погодя, онъ всталъ и лихорадочно заходилъ по комнатъ. И вотъ, пробъгая неровными шагами свой кабинетъ, по временамъ онъ останавливался передъ одной картиной, — холстомъ съ пурпуровыми отолесками, работы Армана дю Илесси, изображавшей кардинала герцога Ришелье, — и подолгу всматривался въ него.

Созерцаніе этого чудовищнаго, великаго челов'єка, этой «честности вн'є сомн'єній», закалило взволнованную его душу, — онъ снова заняль свое обычное м'єсто и, дернувъ звонокъ, потребоваль къ себ'є барона Евфраима.

— Приведите снова господина Марселя Бенарда и отошлите сопровождающаго его агента... Еще одно слово. Вотъ письмо къ моему коллегъ по внутреннимъ дъламъ; снесите его сами. Скажите ему, что я отвъчаю за все... Но подъ условіемъ, чтобы мнъ предоставили дъйствовать по собственному моему усмотрънію! Мнъ необходимо двадцать четыре часа... Я отвъчаю.

Онъ протянулъ конфиденціальное посланіе хорошенькому секретарю, который вышелъ для выполненія его инструкцій.

Оставшись одинъ, министръ снова впалъ въ свое странное дурное настроеніе; охваченный дрожью, онъ поникъ челомъ на руки.

Шумъ тихо отворившейся двери заставиль его снова приподнять голову. Вошелъ Марсель Бенардъ.

Нъсколько секундъ протекли въ глубокомъ молчаніи.

Министръ суровымъ окомъ разглядывалъ молодого человъка, скромно, почти боязливо ожидавшаго своего допроса. Наконецъ, съ театральнымъ жестомъ онъ объявилъ:

— Бенардъ, вы свободны!..

Недовърчивое удивленіе отразилось на лицъ Марселя.

Тоть продолжаль:

— Я говорю: вы свободны!.. Поняли вы меня?

Голосъ его звучалъ ръзко, лицо снова окуталось маской равнодушія. Онъ повторилъ:

- И такъ, вы свободны... Что вы намърены теперь предпринять?
  - To, что мнъ прикажуть.
- Превосходно-съ... Во всякомъ случать, вникните хорошенько. Я дъйствую самовластно; офиціально дъло не затушено; не сегодня—завтра васъ могутъ арестовать снова... Понимаете?.. Вижу, что нътъ. Буду говорить яснъе... Състь на скамью подсудимыхъ для васъ, какъ сына очень высокопоставленнаго государственнаго сановника, немыслимо... Какія же у васъ намъренія?
  - Удалиться изъ отчизны.
- Безсмысленный проекть! Стануть требовать вашей выдачи... Вы не поняли меня... Вы носите имя виконта Бенарда, вы аудиторъ государственнаго совъта, притомъ, отецъ вашъ занимаетъ высокій постъ въ имперіи. Необходимо удалить возможность судебнаго преслъдованія противъ васъ, во что бы то ни стало, даже цъною исчезновенія... Достаточно ли ясно высказался я теперь?

Онъ остановился, въ ожиданіи отвъта.

Оба собесъдника взаимно обмъривали другъ друга взглядами, храня при этомъ страшное молчаніе, съ ужасной блъдностью на лицахъ... А время шло: полдень былъ недалекъ, ровно въ двънадцать часовъ назначенъ совътъ министровъ въ Тюльери!

— Ахъ, такъ вы не желаете понять, — ръзко крикнулъ министръ...—А я считалъ васъ догадливымъ, да притомъ разсказывали, что вы не трусъ!.. Необходимо исчезнуть.

Отъ нанесенія этого оскорбленія Марсель задрожаль; онъ прямо двинулся къ своему обидчику и, наклонившись къ нему, проговориль:

— Такъ вы требуете, милостивый государь, чтобы я наложиль на себя руки?

Министръ сохранилъ свое равнодушіе.

- Ахъ, произнесъ онъ наконецъ весьма медленнымъ тономъ, вотъ ужасно громкое слово!.. Во всякомъ случаъ, по вашей собственной волъ... Я просто говорю: исчезнуть.
- Исчезнуть?—и Марсель болъзненно разсмъялся...—Согласенъ на менъе громкое слово!.. Я понялъ.

Онъ сдёлалъ шагъ назадъ, скрестилъ руки, затъмъ, въ свою очередь, задалъ вопросъ:

- А что ожидаеть княгиню де-Карпенья?
- Женщина эта покинула Францію.

Марсель Бенардъ разразился новымъ варывомъ хохота.

— Императорская милость! Понимаю! Еще бы не понять!.. Хорошо-съ!.. Въ такомъ случаъ, сынъ очень высокопоставленнаго сановника готовъ умереть.

Въ эту минуту послышался бой стънныхъ часовъ Буля: било полдень. Министръ пальцемъ указалъ на часы.

— Исчезновеніе вполнъ негласное, не правда ли?.. Въ особенности, безъ всякихъ семейныхъ сценъ, — пощадите вашего отца... Полдень!.. Господинъ виконтъ Бенардъ, въ вашемъ распоряженіи имъется еще двадцать четыре часа.

Онъ поднялся, желая сразу оборвать разговоръ и съ тъмъ же самымъ театральнымъ жестомъ заключилъ:

— У меня ваше слово... Вы свободны.

Сынъ графа Брута отвъсилъ поклонъ и медленно вышелъ.

Когда же опустившаяся бархатная портьера снова окружила министра уединеніемъ и сосредоточенностью, онъ совершенно блёдный опустился на канапэ.

— Жестоко!—пробормоталь онъ...—быть можеть, гнусно! но такимъ образомъ я избавляю имперію отъ скандала и позора. V.

## Христосъ Собора Богоматери.

Толпа, только-что наводнявшая площадь Карусели, разбрелась. Военный парадъ окончился: не видно было болье дефилирующихъ гренадеровъ, отмъчавшихъ шествіе свое покачиваніемъ медвъжьихъ шапокъ; замолкла мърная музыка барабановъ, оглашавшая поле брани; само собой, скрылись также восторженные зъваки, а тъмъ болье исчезла полиція; всякіе взгласы, въ родъ «да здравствуетъ императоръ!» смолкли. На обширномъ Тюльерійскомъ дворъ, вправо и влъво отъ тріумфальной арки, лишь два кирасира гвардіи, составлявшіе парадный караулъ, верхомъ на лошадяхъ, казалось, застыли въ раструбистой чопорности своихъ красныхъ мантій. Дуль съверный вътеръ; подъ синеватой блъдностью небесъ холодъ отличался сухостью и сильной ръзкостью, аквилонъ жестоко кусалъ прохожихъ за лица.

Графъ Бенардъ прошетъ ворота Карусели и добрался до Pont-Royal'я. Какъ бы одеревянъвъ, не отдавая себъ отчета ни въ сво-ихъ дъйствіяхъ, ни во времени, ни въ разстояніи, машинально подвигался онъ ко дворцу государственнаго совъта... Но на углу павильона «Flore» онъ вдругъ остановился: сознаніе своего «я» снова возстало передъ нимъ... «Да, конечно, онъ долженъ говорить сегодня, защищать проектъ министровъ и, цъною своей чести быть можетъ, спасти свое дътище; но моментъ жестокой казни еще не наступилъ». Цълыхъ три часа оставалось ему пробыть наединъ самому съ собой!

Сдѣлавъ крутой поворотъ, Бенардъ вернулся назадъ и пошелъ нервной походкой. Онъ шелъ... на удачу... туда... вдоль безконечной линіи набережныхъ, угрюмымъ взоромъ соверцая подвижной холодъ Сены. Ничего неѣвъ со вчерашняго вечера, онъ испытывалъ дрожъ, не смотря на потъ, выступившій отъ нервнаго напряженія, и въ ледяной струѣ рѣчного воздуха испытывалъ чувство жестокаго жара. Голова его сильно болѣла, а въ особенности сердце. Тѣмъ не менѣе онъ продолжалъ идти, разговаривая вслухъ самъ съ собой, такъ что простонародье съ усмѣшками оглядывалось на него. По временамъ съ устъ его срывался гнѣвный возгласъ, онъ произносилъ: «негодяй!» Затѣмъ голосъ его быстро переходилъ въ жалобный, онъ шепталъ тогда: «несчастный!»

Бой часовъ вызвалъ его изъ этого состоянія сомнамбулизма наяву. Онъ стоялъ передъ ратушей, на фасадѣ Боккадора било полдень. Въ то же мгновеніе изъ церкви Saint-Gervais раздались три серебристыхъ колокольныхъ удара; одновременно отвѣтилъ имъ болѣе протяжный и торжественный колоколъ Saint-Severin. На склонѣ горы Св. Женевьевы «Angelus» передавался изъ прихода въ приходъ: въ данный моментъ религіозная душа большого Парижа, казалось, въ общемъ полетѣ возносилась въ пространство, обитаемое Предвѣчнымъ... И очарованный графъ Бенардъ внималъ «Аче Магіа» этихъ колоколовъ. Смущеніе овладѣло-таки его душой. Какъ онъ страждетъ и не обращается къ Богу!.. Направо, надъ домами, окаймлявшими рѣку, онъ примѣтилъ гордый профиль Собора Богоматери, двѣ башни, высившіяся къ небесамъ, строгіе контфорсы его нефа, мистическое сверканіе его свода:—цѣлое узорочье, цѣлый сумволъ вѣры, цѣлая рѣчь изъ камней... И тихо, торжественно призывалъ «Angelus» его душу. «Sancta Maria, ога рго поріз!..» О, да, Утѣшительница, въ день такой скорби, именно передъ Тобою благо выплакать горе.

Подчиняясь этому влеченію, безутышный старикь быстро добрался до паперти, — этого блаженнаго мъста, въ ту пору столь живописнаго, гдв память о старинв весьма величественно выступаетъ и понынъ; подъ сънію Богоматери ютится здъсь больница, домъ страданій, окутанный плащемъ Матери Скорбей... Онъ переступилъ съверный порталъ, одну изъ четырехъ дверей, столь чудесно заклеймленныхъ діаволомъ, и вступилъ въ базилику. Церковь въ это время дня была почти пуста. Подъ переливающейся пестротой большой розетки, нефъ простиралъ свое безконечное безмольное уединеніе до самой глубины хоровь; нижнія боковыя стороны, потонувъ въ полномъ мракъ, выдълялись кривой линіей въ тіни колоннъ боковой галереи. Органы безмольствовали; священнослужители удалились; службы отошли; ни малъйшій шорохъ не нарушалъ священной тишины Собора Богоматери. Въ настоящую минуту это быль именно — Домъ Божій, таинственная обитель Существа Совершеннаго, исполненная тайны. Здёсь, въ этомъ мракъ, въ этомъ обширномъ безмолвіи, началъ и концъ всего земного-гораздо лучше нежели при звукахъ человъческихъ голосовъ, смолкавшихъ столь быстро, лучше, нежели при свътъ возженныхъ свътильниковъ, затухавшихъ съ тою же быстротой,могъ онъ сосредоточиться на Непрерывномъ, Безконечномъ, «Никогда» и «Всегда», Въчномъ и Настоящемъ.

Въ нижней сторонъ «Септантріона», куда направиль стопы свои графъ Венардъ, ръшетки боковыхъ галерей были закрыты. Одна изъ нихъ оказалась однако полуотворенною; онъ открылъ ее и подошелъ къ алтарю... Тутъ, ужъ думалось ему, никто, по крайней мъръ, не помъщаетъ его исповъди передъ Господомъ.

Въ первый моменть онъ совсъмъ не замътилъ въ полутьмъ какого-то страннаго предмета, прислоненнаго къ стънъ. Это было гигантское распятіе, произведеніе XII въка, неуклюжее и грандіозное. Своими неопытными руками удивительный мастеръ, авторъ этой фигуры, хотълъ вложить въ это древо всю страстность,

всю нѣжность, весь ужасъ, весь мистицизмъ своего христіанскаго міровозарѣнія. Онъ избраль тоть моменть, когда Сынъ Божій, послѣ соприкосновенія своего съ страданіемъ сдѣлавшись истинно человѣкомъ, обратилъ къ Отцу Своему вопль своего человѣческаго отчаянія—это ужасное «Lamma sabachtani... Для чего ты оставилъ меня?» Ноги и руки его повисли. Конвульсировавшій бюсть въ худобѣ своей обнаруживаль скелеть грудной клѣтки; съ чела, увѣнчаннаго терніемъ, и изъ бока, прободеннаго Лонгеномъ, струилась кровь, на подобіе слезъ; голова, въ ужасной агоніи, свисла на плечо; широко раскрытый, зіяющій ротъ, казалось, грозилъ разразиться взрывомъ хохота;—еще нѣсколько моментовъ, и Божественное дыханіе готово было перенестись съ Распятія на Герусалимъ, на язычниковъ, на весь міръ. «Сопѕитматит еst!» Свершилось!.. При блѣдно багровой окраскѣ, зависѣвшей отъ цвѣтныхъ стеколъ одного церковнаго окна, распятіе это производило потрясающее впечатлѣніе.

Графъ Бенардъ совсъмъ не замътилъ его. Изнемогая отъ усталости, дрожа въ лихорадкъ, онъ грузно опустился на стулъ, спиною къ этому изображенію. Всъ мысли, всякая чувствительность притупились въ немъ, душа, какъ будто, впала въ летаргію.

Неясный шумъ шаговъ и пёнія привели его наконецъ въ себя. Въ сёверномъ трансентё отправляли скромную похоронную службу; месса была безъ пёнія, въ боковой капеллё, безъ всякаго органа; по временамъ только раздавалось простое монотонное псалмопёніе,— это были скромные похороны одного изъ скромныхъ людей міра сего.

Изъ того мъста, гдъ стоялъ графъ Бенардъ, ничего не было видно; однако, тъмъ не менъе, въ головъ его мелькнуло... еще одинъ несчастный, освобожденный отъ горя!.. Вспомнивъ, что онъ явился сюда для молитвы, онъ опустился на колъни. Но молитва давалась ему медленно и съ трудомъ; горячая молитва никакъ не выливалась изъ его сердца... «Отче нашъ... да будетъ воля Твоя»... О, какъ жестока она была, Твоя воля, Господи, Ты, Который посылалъ такое испытаніе старику и отцу.

Вскорт ртчь священника заглушилась псалмоптнемъ птвичхъ. Они провозглашали страшную истину, гимнъ смятенія «Dies irae»... И придавленная душа графа Бенарда внимала и переводила: «День гнтва, день дней! Смерть развернула свое знамя; свтть разсыпался во прахъ...» Но вотъ мало-по-малу этимъ человткомъ, насторожившимъ свое ухо, начала овладтвать странная галлюцинація. Ему представилось, будто онъ заживо присутствуеть на собственныхъ своихъ похоронахъ... Онъ, столько времени судившій людей, самъ теперь подвергался суду; онъ предсталь передъ Неподкупнымъ: явился въ судъ защищать свое собственное дто... Голоса псалмоптвиевъ жалобно взывали:

«О несчастный, какой отвёть могу дать я? Какую защиту

найду себъ въ сей часъ, когда самый чистый праведникъ вострепещетъ?»

И онъ отвътствовалъ:

— Вотъ! я всегда исполняль Твои заповъди; соблюдаль посты и изнуряль себя воздержаніемъ. Каждое утро набожно выслушиваю я объдню и нъсколько разъ въ году пріобщаюсь Святыхъ Твоихъ Таинъ. Я христіанинъ. За что же столь сурово бичуешь Ты служителя Твоего закона?

Онъ продолжалъ:

— Я всегда былъ неподкупенъ, я воплощенная совъсть! Никогда не касался я личности преступника, а занимался лишь его проступкомъ. Помню, когда однажды въ засъданіи суда я обвинялъ одного очень богатаго убійцу, семейство его попробовало предложить мнъ кушъ денегъ, если бы я нашелъ смягчающія вину его обстоятельства,—но голова убійцы упала... Помню также, какъ преслъдуя, по обязанности своей, нъкоего злостнаго банкрота, отъ родственника этого фальсификатора, лиходъя министра, я получилъ предложеніе прекратить преслъдованіе, и тъмъ не менъе воръ отправился на галеры. Я очень бъденъ!.. За что же бичуешь Ты столь жестоко такого честнаго человъка?

Вдругъ дрожь пробъжала по немъ. Откуда исходить этотъ насмѣшливый голосъ, проникшій все существо его, и вопрошавшій:

— ...A Савелли?

Графъ Бенардъ круто повернулся и туть у стѣны узрѣлъ воздѣтаго распятаго Господа, который смѣялся... Онъ смѣялся, потрясаемый глухимъ гнѣвомъ, смѣхомъ Того, Который пришелъ не миръ принести на землю, а мечъ...

Угрюмымъ взоромъ созерцалъ галлюцинаторъ это грозное явленіе. Затёмъ охваченный ужасомъ, упалъ онъ на плиту, ницъ къ вемлё, уподобляясь тёмъ серафическимъ монахамъ, которые доходили до седьмой степени экстаза, когда передъ ними разверзалась завёса, окутывающая Адоная... Теперь молитва овладёла его сердцемъ, снёдая его, подобно той жгучей лавё, о коей свидётельствуютъ мистики:

— Да, да Ты Правосудный, Богъ Правды, отвращающій лицо свое отъ крашенныхъ гробовъ и фарисейской совъсти!.. Савелли! Кровь этого человъка на моемъ судейскомъ одъяніи, на рукахъ моихъ, какъ честнаго человъка, на всемъ существъ моемъ! Она топитъ, душитъ меня!.. Савелли! Я получилъ награду за это избіеніе, и награда моя еще при мнъ... «ресипіа теа тесит»: я членъ государственнаго совъта!.. Савелли! О тайна Правосудія, неумолимое терпъніе въчности!.. Дочь этого человъка убиваетъ мое дътище. Она мое возмездіе; она мое нравоученіе... Боже, Боже, Боже!

Приподнявъ голову и протягивая къ кресту свои сплеснутыя руки, онъ восклицалъ:

— Предвъчный, Предвъчный! Ты наказуешь меня!.. И такъ, Ты правъ! ибо мерзка душа моя, а сердце гнусно! Я только-что совершилъ нарушеніе закона: я предалъ свою совъсть! Я объщалъ этому министру, который подкупилъ меня, защитить его законъ,— законъ глусный, который будетъ поражать невинныхъ, законъ отчаянія, который заставитъ проливать слезы такихъ же отцовъ, какъ я!.. Научи, о научи, что мнъ дълать!

И вотъ, при блъдномъ свътъ оконницы, почудилось ему, что гнъвный смъхъ преобразился въ кроткую улыбку и здъсь... передъ собой... здъсь, увидълъ онъ Христа, медленно поднимавшаго главу свою, какъ будто для того, чтобы яснъе передать слово своей заповъди:

- Исполнить долгь твой!—приказаль тихій голосъ.
- Долгъ мой?—задыхаясь повторила бъдная измученная душа...— А Марсель, несчастное дитя мое?

Но съ той же загадочной и кроткой улыбкой Христосъ подтвердилъ:

— Да, долгъ твой, безъ малъйшаго нарушенія, долгъ твоего искупленія... дабы наконецъ, другъ мой, я могъ дать тебъ лобзаніе мира.

#### VI.

#### Государственный совътъ.

Само собой разумбется, что государственный совъть второй имперіи являлся громаднымъ собраніемъ, стоявшимъ вполнъ на высоть своего старшаго легендарнаго брата, редактора гражданскаго кодекса и конкордата, столь же трудолюбивымъ, какъ и онъ, знатокомъ въ дълахъ, въ высшей степени интелигентнымъ, честнымъ и благороднымъ. Это было средоточіе судей, избранныхъ при кассаціонной палать; это быль цвыть первыхь президентовь и генераль-прокуровь аппеляціонной палаты, нескольких префектовъ, знаменитыхъ инженеровъ, славныхъ солдатъ и восьми членовъ Института. Тогда говорили, - и говорили справедливо, - что душа Франціи вся цъликомъ переселилась въ этоть совътъ... И онъ фактически жилъ, совсемъ просто творя великія дёла. Труды его были упорны, потуги-мощны; онъ являлся созидателемъ. Всъ эти декреты, различные административные регламенты, способствовавшіе столь сильному, быть можеть, даже чрезмърному обогащенію Франціи — все это было дёломъ его рукъ. Кодексы наши были исправлены, согласно, прогрессивному поднятію уровня нравственности и аксіомамъ экономической политики, введеннымъ въ наши законы; между капиталомъ и трудомъ-установлена гармонія; среди пролетаріата, благодаря призрънію его бъдняковъ-достигнуто уменьшеніе нищеты. И на ряду съ этими законами общественнаго че-

ловъколюбія приняты были также мъры общественной пользы народное богатство возросло и даже достигло избытка, восемнадцать тысячь жельзно-дорожных путей окутало нашу страну; порты: Марсель, Гавръ, Бордо, Бресть-расширены; Шербургская плотина, поглотившая безплодныя усилія шести правительствъ завершена; Saint Nazaire воздвигся изъ плоскихъ песчаныхъ береговъ Лоары; номимо того-степи были оплодотворены, и нездоровыя болотистыя м'єстности, оздоровленныя отъ лихорадокъ, покрылись лъсами и пастбищами; города наши -- оздоровлены или перестроены, -- вотъ что сдълали члены этого государственнаго совъта: Мишель Шевалье, Леплей, Бонжо, Вюитри, Форкадъ, Германъ, Сорнюдэ, Франкевилль, Жантёръ, Конти, Кармененъ, Вюилльфруа... и еще одинъ, имени котораго единственно я не смъю, не могу назвать: простыя, но благоговъйныя воспоминанія, -ибо я желаль привътствовать здъсь лишь тъхъ, которые покоятся уже въчнымъ сномъ... Увы! почему это французское отечество, столь щедро воздающее почести празднымъ краснобаямъ и пустозвонамъ, почему же оно утратило самыя имена этихъ великихъ людей долга?.. Не потому ли, что они стремились исключительно творить добро? Да, въ теченіе восемнадцати літь, они были самой душой Франціи, ея мужествомъ, ея честью. Посреди необъятнаго молчанія всей націи они одни уміти поднимать свой голосъ, но съ единственной цёлью-быть полезными, безъ личной выгоды, безъ всякихъ театральныхъ декламацій, безъ погони за унизительной популярностью, безъ другихъ рукоплескателей, помимо своей собственной совъсти. Это были честные люди 1)...

Было около трехъ часовъ, когда, оправившись, наконецъ, отъ своего экстаза, графъ Бенардъ вышелъ изъ собора Богоматери. Все еще удрученный своимъ продолжительнымъ мистическимъ видънемъ, онъ съ трудомъ усълся въ карету и приказалъ везти себя во дворецъ д'Орсей. Зало верховнаго совъта было полнехонько; всъ, начиная съ министра и кончая аудиторомъ, заняли уже свои мъста. Это зало верховнаго совъта (уничтоженное пламенемъ, возженнымъ комунной) занимало въ то время почти всю длину фасада на Сену. Оно составляло продолговатый четыреугольникъ, площадь котораго вмъщала около двухсотъ мъстъ. Величественныя колонны изъ бълаго мрамора съ бронзовыми капителями украшали его; но общій видъ, равно какъ и убранство его, носили скоръе характеръ суровости. По стънамъ цълый рядъ панно обрамляль картины. Надъ всей коллекціей доминировалъ знаменитый холстъ Ипполита Фландрена «Наполеонъ Законодатель». Стоя на

<sup>1)</sup> Пишущій это быль знакомь съ ними; онь имѣль возможность созерцать ихъ во всей святой гордости исполненнаго долга, и призракь этихъ неподкупныхъ людей пикогда не изгладится изъ его памяти.

верхней ступени императорскаго трона, съ челомъ, увѣнчаннымъ лаврами, въ своей пурпуровой тогѣ, усѣянной пчелами, блѣдный цезарь принялъ іератическую позу и обѣими руками поднялъ новый законъ новыхъ временъ—свой Наполеоновскій кодексъ. Вправо и влѣво на другихъ картинахъ изображены были его вѣрные слуги: большіе портреты юристовъ XII года — Камбасересъ, Порталисъ, Троншэ, Мерленъ, Реньо де сенъ Жанъ д'Анжели. Совѣты двухъ имперій такимъ образомъ находились лицомъ къ лицу...

На противоположной сторон'в видн'влись стеклянные просв'яты, эстрада съ креслами президента и министровъ, передъ этой платформой — скамы и высокія кресла членовъ государственнаго сов'єта; внизу залы пом'єщались стулья бол'є скромныхъ докладчиковъ и аудиторовъ. Трибуны не полагалось никакой, за исключеніемъ той, которая предназначалась для чтенія докладовъ, — каждый ораторъ говорилъ съ своего м'єста... Такое ст'єсненіе собственно навязано краснорічію стоумной Англіей въ ея парламенть, породившемъ Берковъ и Шеридановъ, въ тіхъ видахъ, дабы простота непрестанно служила гарантіей добросов'єстности. За то въ этой благословенной стран'є свободы никогда и не существовало тіхъ всенародныхъ безумствъ толны, порождаемыхъ громкими трескучими фразами, подъ вліяніемъ размашисто театральныхъ жестовъ.

Въ виду предстоявшихъ продолжительныхъ дебатовъ, зало было уже освъщено, и оконныя сторы опущены; но подъ высокими потолками и при обширности залы, лампы и подфакельники распространяли лишь полусвътъ.

Засъданіе не было еще объявлено открытымъ и худо сдерживаемое волненіе наполняло ропотомъ гудъвшее зало. Старые члены государственнаго совъта, съ удрученнымъ видомъ, перешептывались втихомолку между собою; болъе шумные докладчики и гг. аудиторы расположились группами и взапуски тараторили одинъ передъ другимъ. Взаимно передавали подробности ужаснаго покушенія въ улицъ Le Peletier, указывая на число французовъ, пострадавшихъ отъ итальянскихъ бомбъ; бесъдовали также о таинственномъ законъ общественной безопасности, содержаніе котораго вскоръ должно было стать извъстнымъ; находились даже такіе, которые повторяли мъткое слово министра: «Пора намъ, наконецъ, взнуздать этого звъря!» Но кого же разумъли подъ этимъ «ввъремъ», которому котъли заткнуть глотку и поломать зубы?.. Францію ли съ послъдними ея вольностями, или же революцію безъ отечества? Въ самомъ дълъ, должно ли было однимъ уничтожить другое!

Между тъмъ едва съ высоты эстрады раздалась стереотипная фраза президента—«Господа, засъданіе открыто», какъ онъ самъ немедленно взялъ на себя слово.

Барушъ, съ своей величественной головой почетнаго стряпчаго,

съ своими внушительными усами и священной плешью, быль прекраснъйшій ораторъ... Состоявь прежде генералъ-прокуроромъ въ Парижъ, онъ сохранилъ благороднъйшія привычки своей юридической д'вятельности, -- торжественный, въ род В Ламонньона, плоловитье самого Морманжи, велерычивый безо всякаго краснорычія, онъ имълъ способность говорить обо всемь, за всёхъ, противъ всякаго, кипя одинаковымъ пыломъ, въ порывъ того же самаго многословія, всегда возбужденный, всегда убъжденный, — однимъ словомъ, адвокатъ великолъпный. И такъ, онъ началъ говорить. Онъ говорилъ выразительно, онъ негодовалъ, осуждая огуломъ все, и людей и дёла, заклиная дорогихъ коллегъ своихъ присоединиться къ осужденію страны... Государственный сов'єть готовиль къ представленію адресъ императору; но адресъ этотъ долженъ дышать любовью и ненавистью и ръшительно насиловать слишкомъ мягкую душу монарха, требуя отъ него энергическихъ мёръ противъ политическаго въроломства, его зачинщиковъ и ихъ соумышленниковъ, короче сказать, - закона всеобщей безопасности.

По окончаніи этой пышной ръчи, слово было предоставлено государственному канцлеру. Гораздо менте цвътистый, министръ юстиціи, маленькій, сухой, хрупкій человъчекъ, ограничился лишь разборомъ десяти пунктовъ проекта закона, подлежавшаго обсужденію. Это былъ ужасный законъ, одинъ изъ тъхъ leges horrendi carminis, какъ опредълили бы его латинскіе юристы.

Многія изъ предложенныхъ мъръ отличались истинной жестокостью.

Чудовищной, обратно дъйствующей силой, ставились внъ обычнаго права и предоставлялись на произволь префектовъ, чуть ли не въ ручныя кандалы полиціи, всё те, кто семь леть тому назадъ боролся противъ введенія имперіи. Простого постановленія министра достаточно было для изгнанія ихъ изъ отечества, даже для ссылки ихъ въ какія-либо м'єста заключенія. Такимъ образомъ, передъ великими ссыльными снова должны были разверзнуться тяжкія дороги изгнанія; кладбищу de Lambessa предстояло еще разъ пополниться отверженными... «Звъремъ», котораго хотъли обуздать намордникомъ, была сама Франція... О, Франція, старая земля Галліи, слишкомъ долго попираемая римскими цезарями, откуда такая масса братоубійственной ненависти въ сердцахъ твоихъ сыновъ? Откуда это въчное и въчное безуміе осужденія на смерть въ твоихъ сынахъ? Увы! о изобрътательница революціонныхъ судилищъ, превотальныхъ судовъ, сметанныхъ комиссій, верховныхъ юридическихъ судовъ, всемъ правительствамъ, правившимъ твоимъ народомъ – была ли то монархія, имперія или республика — не бросить ли удивленная исторія съ презрініемъ вствить имъ одно и то же название-тирания!

Разборъ проекта закона былъ встръченъ съ холодной въжли-

востью. Вскоръ, однако, худо сдерживаемый ропоть сталъ раздаваться то тамъ, то сямъ... Отъ совъта желали вырвать голосъ врасплохъ... Законъ оказывался противозаконнымъ!... Это было дъло мести, а не правосудія!... Наступило глубокое молчаніе ожиданія... Кто же дерзнеть заговорить?

Въ это время статсъ-секретарь наклонился къ президенту собранія, послѣ чего тотъ немедленно обратился къ собранію съ вопросомъ:

- Господа, не ножелаеть ли кто-либо сказать свое слово?
- И посреди этого великаго молчанія раздался одинъ голосъ:
- Я!
- И графъ Брутъ Бенардъ поднялся съ своего мъста.

#### VII.

#### Лобзаніе мира.

Явившись за нѣсколько минутъ до открытія засѣданія, графъ Бенардъ, избѣгая своихъ коллегъ, прошелъ прямо на свое обычное мѣсто, на третьей скамейкѣ, направо отъ предсѣдателя. Скрестивъ руки и закрывъ глаза, онъ, какъ казалось всѣмъ окружающимъ, дремалъ. Всѣ знали, что онъ боленъ, снѣдаемъ меланхоліей, имѣетъ свои странности,—и это отчужденіе уважалось.

Но онъ бодрствовалъ и тъломъ, и духомъ. Подъ опущеннымъ покровомъ своихъ въкъ онъ видълъ... Ему рисовалось былое: Марсель его маленькимъ ребенкомъ, рядомъ съ бълокурой головкой своей сестры наклоняеть свою каштановую голову надъ евангеліемъ, по которому они учатся читать и молиться: «Это слово, Марсель, есть сладкое имя Іисуса. — Папа, это добрый Боженька всъхъ дътей, не правда ли? – Да, Тотъ, Который вознаграждаетъ родителей, соединяя ихъ нъкогда и на въки съ дорогими ихъ сердцу.-Папа, такъ это рай? ... Далъе онъ видълъ: время пробъжало такъ быстро! Малютка его сталъ взрослымъ молодымъ человъкомъ, мужчиной съ сильной, здоровой наружностью, который, преклонивъ передъ нимъ колъна, говоритъ: «Сегодня я иду биться за честь вашу. Благословите меня, батюшка!»... Затъмъ онъ услышаль раздирательное рыданіе, крикъ отчаянія: «Прости мнъ, отець, я быль въ безуміи... никогда!» — «Отець!» какъ въ радости, такъ и въ горъ одинъ призывъ - «Отецъ!» Ахъ, несчастный! бъдное, о, бъдное, дорогое дътище!... И двъ крупныхъ слезы тяжело скатились на неподвижныя щеки старика.

Вдругъ призракъ исчезъ: засъданіе началось. Графъ Бенардъ открылъ глаза и очень внимательно сталь прислушиваться къ ръчамъ. Онъ бросилъ свое «я» зычнымъ голосомъ, вызвавъ продолжительный гулъ въ залъ. Все собраніе обернулось къ нему; всякій всматривался въ него съ томительнымъ удивленіемъ.

А онъ, поднявшись, но опираясь объими руками на свой пюпитръ, держался такимъ согбеннымъ, слабымъ, что можно было заподозрить въ немъ близость къ обмороку. Странная дрожь потрясала его время отъ времени, и въ зеленоватой блъдности ламповаго свъта, лицо его казалось совсъмъ бълымъ.

Началъ онъ говорить съ оглушительной ноты. Мало-по-малу, однако, звукъ становился увъреннъе, тембръ звучнъе и скоро дрожащій голосъ его доносился до послъднихъ уголковъ внимавшей залы:

— Господа, насъ созвали сюда по безотлагательной необходимости, и вотъ мы здѣсь налицо!... Что же требуется отъ насъ! Преклоненіе безъ возраженій или наши мнѣнія? апплодисменты или совѣты? Г. президентъ только-что позволилъ себѣ высказать: «Сперва примите; обсудите потомъ». Формулировка безразсудная, предложеніе, по меньшей мѣрѣ, странное. Оно отвергнуто уже вашимъ молчаніемъ. Но нѣмой протестъ не можетъ удовлетворить вашъ духъ. Мы состоимъ членами государственнаго совѣта имперіи; честь ен въ опасности; въ такомъ случаѣ вопли наши должны достигнуть до слуха императора. Душѣ нашей не доступно вѣроломство, угодничества ради, и величіе собранія измѣряется высотою его долга... Господа, исполнимъ долгъ нашъ!...

Торжественное вступленіе это было встръчено съ нъкоторой ажитаціей. Приближенные президента, государственные секретари, притворно улыбаясь, дълали видъ, что заняты разговоромъ.

Графъ Бенардъ продолжалъ:

— И такъ, на наше голосованіе предлагается законъ мнимой общественной безопасности. Намъ только-что объявили: Франція больна,—пустимъ же ей кровь со всъхъ четырехъ концовъ; безжалостные врачеватели; ее разлагаетъ гангрена, давайте кроить и кромсать безъ малъйшей пощады!... Въ дни Преріала, господа, въ ІІ году такимъ образомъ разсуждалъ Робеспьеръ...

Слово его было прервано возражениемъ:

- Прошу безъ подобныхъ сопоставленій, милостивый государь. Графъ Бенардъ взглянулъ на того, кто въ такой форм'в прервалъ его: это былъ одинъ изъ министровъ. И обернувшись къ эстрадъ, гдъ всъ они засъдали, онъ продолжалъ:
- ...Да, я понимаю: имя это ръжеть вамъ ухо; поищемъ другихъ въ томъ же родъ... Ну-съ! возьмемъ два прошлыхъ правительства, по моему, являющихся вашими вдохновителями, служа для васъ скоръе образцами, нежели нравоученіемъ. Вотъ они были изобрътателями исключительныхъ законовъ, безпощадными заточителями, орудіемъ мести, но отнюдь не творителями правосудія. Въ 1640 году они именовались Стюартами: они исчезли! Въ 1815 году имя ихъ было—Бурбоны: гдъ же они?.. На дълъ выходитъ, что кровь человъческая является слишкомъ плодотворною росою, посъвомъ ненависти, безъ пощады, преступленій—безъ угрызеній

совъсти! Но наступаетъ время, когда она вопіеть къ Всевышнему, и Господь внимаеть ей. Приннъ пригвожденъ къ вертящемуся позорному столбу... но воть, въ свою очередь, и Карлъ I возводится на эшафотъ! Мишель Нэй падаетъ, простръленный пулями насквозь... за нимъ съ ножемъ въ рукъ возстаетъ Лувель! Подъявшій мечъ отъ меча погибнетъ. Ты заставилъ людей проливать слезы, не миновать и тебъ самому проливать ихъ. Ты созвалъ превотальные суды или военный Венсенскій совътъ? твоимъ возмездіемъ будеть—Горицъ, а твоимъ—Св. Елена! Patiens quia aeternus... А мы, господа, являлись ли мы представителями настоящаго Правосудія? Нътъ. Во что обратили мы побъду во время сумятицы 2-го декабря? Какое жалкое заблужденіе нашей силы! Недостойные побъдители, вечеромъ въ день сраженія развъ не добивали мы нашихъ побъжденныхъ? Вспомните это множество изгнаній и ссылокъ! Вспомните...

— Вспомните, милостивый государь, собственныя свои д'янія!— крикнуль ему дерзкій голосъ.

Статсъ-секретарь поднялся съ своего мъста, весь красный отъ гнъва. Оба противника обмърили взглядами другъ друга. Наконецъ, поникнувъ челомъ, графъ Бенардъ медленно произнесъ:

— Мои д'янія?.. Да, да, я не забываю о нихъ... никогда, никогда! За семь лътъ я слишкомъ хорошо позналъ, что значитъ угрызеніе совъсти!

Министръ сдълалъ угрожающій жесть:

Съ подобными угрызеніями, милостивый государь, скрываются въ уединеніи!

На этотъ разъ старикъ выпрямился во весь ростъ и громогласно заявилъ:

— Вы требуете отставки моей, господинъ министръ... Вы не получите ея. Отставляйте меня сами, если у васъ хватить на то смълости. Во всякомъ случаъ, скажу еще одно: нъкогда изъ сего самаго государственнаго совъта самый гордый и честнъйшій человъкъ, второй Порталисъ, былъ изгнанъ однимъ мановеніемъ руки императора: «Вонъ отсюда, милостивый государь, выйдите вонъ!» И онъ вышелъ: онъ преклонился передъ рукой, носившей Аркольское знамя!.. Но на оскорбленіе, сорвавшееся лишь съ вашихъ устъ, я поднимаю голову и остаюсь. Я остаюсь, ибо если я и готовъ пасть, то сраженный на посту... на посту, чтобы крикнуть вамъ, мои коллеги: отклоните ихъ законъ; онъ пагубенъ! Отвергните его; это подлый законъ!

Въ залѣ поднялось шумное смятеніе. Всѣ министры прервали засѣданіе; собраніе трепетно волновалось; никогда подобная дерзость не потрясала слишкомъ спокойную независимость совѣта. Президентъ кипятился, сожалѣя о происшедшемъ скандалѣ. Наконецъ онъ обратился къ графу:

--- Вы все сказали, милостивый государь?

Между тъмъ графъ Бенардъ опустился на свое кресло, закрывъ глаза, свъсивъ руки, склонивъ голову, и, казалось, находился въ обморочномъ состояніи. Мертвенная блъдность лица его свидътельствовала о страшныхъ внутрепнихъ страданіяхъ. Но при словахъ «Вы все сказали?» онъ снова всталъ и, собравъ всъ свои силы, заговорилъ:

— Нътъ! не все еще сказалъ я. Но теперь заклятіе свое обращаю уже не къ совъту; вопль мой направленъ къ моему государю... Ахъ, ваше величество! пожалъйте сами себя, а въ особенности вашу семью. Исторія открыла для насъ грозное правило: въ семьъ королей наследникъ является искупителемъ за своихъ родителей! Обратите вниманіе на всёхъ послёднихъ Валуа, эту влосчастную линію Екатерины Медичи, погибшихъ одинъ за другимъ въ тупоуміи, безуміи, въ крови! Обратите также ваше вниманіе на Людовика, дофина Франціи, бъднаго маленькаго Копетинга, — искупительную жертву за насилія предка и адюльтера деда, заключенную въ тюрьму Тамиля... О, ваше величество, сжальтесь надъ вашимъ императорскимъ принцемъ! пощадите хрупкую колыбель, исполненную столькихъ надеждъ и убаюкиваемую съ такой любовью! Этоть сынъ Франціи, по стольку же онъ и от чь сынъ, всёхъ насъ... Пощадите! Берегитесь на этомъ дорогом чствъ скопить отдаленный гиввъ Предвъчнаго Бога! Онъ не кой и не дълайте его отвътственнымъ! Да не опустятся нъкогда доли отъ горя и удивленія! Дабы никогда искупитель за своего отца...

Вдругъ старикъ пронзительно вскрикнулъ, пошатнулся, взмахнулъ въ воздухъ руками и рухнулъ на полъ со всего размаха. Лицо его исказилось конвульсіями, и окровавленная слюна потекла изъ его рта.

Другое восклицаніе, раздавшееся изъ устъ собранія, было отвътомъ на скорбный его возгласъ:

— Доктора!.. Скорѣе, доктора!

Членъ государственнаго совъта Будуа, извъстный ученый, наклонился надъ тъломъ, разорвалъ одежду, и, освидътельствовавъ сердце, въ ужасъ прошепталъ:

— Разрывъ отъ аневризма!..

Гнетущій испугь овладёль совётомь. Всё суетились, толпясь вокругь больного.

Онъ быль неподвиженъ. Посреди наступившей тишины слышно было, какъ съ каждой минутой стихалъ гуль его хрипънія; жизнь угасала.

Однако, онъ еще разъ пошевелилъ головой и нъсколько неясныхъ словъ слетъли съ его устъ:

— Марсель!.. и ты также... бъдняжка... бъдняжка... Затъмъ послъдовалъ тяжелый вздохъ, и голова его поникла. Къ прибытію доктора все было уже кончено... Графъ Брутъ Бенардъ скончался—умеръ, согласно собственному его желанію,— сраженный на посту, въ моментъ послъдней битвы, вынесенной имъ ради долга. Богъ Собора Богоматери,—Христосъ съ сладкой улыбкой,— не обманулъ его: дъло помилованія его совершилось. Онъ удостоился лобзанія мира.

#### VIII.

#### Непонятныя рыданія.

Въ это время, въ домъ на авеню де-Бретейль, Мари-Анна поджидала своего родителя.

Она совсёмъ не выходила въ этотъ день, предпочитая наединё всецёло отдаться своимъ думамъ. Сидя за роялемъ и своими искусными пальцами заставляя его поперемённо то пёть, то смёяться, то плакать, она цёлые часы упивалась музыкой, уносясь въ безконечность мечты. Одна мелодія, а именно нёкая жалобная бретонская пёсня слышанная ею недавно въ Корнуальскомъ краё, монотонная, душу раздирающая, особенно часто повторялась въ ея игрё: «...Чтобь» чить меня туда, надо тонкое покрывало, сладкое покрыв: ое обвиваетъ и обряжаеть насъ въ землё... Такъ какъ

Но вдруг ановилась, вспыхнувъ: въ комнату входилъ Марсель.

Маленькая хромоножка быстро захлопнула инструменть. Она обернулась и въ смущеніи точно преступница, застигнутая на мъсть преступленія, смотръла на брата, съ трудомъ бормоча:

- Ты! Это ты!.. Наконецъ-то!.. Наконецъ!..
- Папа вернулся? глухимъ голосомъ спросилъ молодой человъкъ.

Сначала она не отвътила на его вопросъ: ее ужаснуло мрачное выраженіе его лица; затъмъ, однако, произнесла:

- Сегодня утромъ его потребовали къ статсъ-секретарю. Но въ настоящую минуту онъ долженъ быть въ совътъ: тамъ чрезвычайное собраніе, навърное, по поводу вчерашнихъ событій... ты слышаль, покушеніе на жизнь императора.
  - Знаю, тръзко возразилъ онъ... я подожду его.

Онъ взялъ кресло и, усъвшись, тяжело опустилъ на руки чело свое. Мари-Анна, робъя и дрожа, пожирала его взорами, не осмъливаясь приблизиться.

Онъ первый прерваль молчаніе, голось его быль теперь мягокъ, хотя ръчь отличалась торжественностью.

— Мари-Анна, по распоряженію правительства, сегодня вечеромъ я долженъ убхать отсюда и очень надолго. Я пришелъ вычистор, въсти. », май, 1891 г., т. хыу.

молить прощение у отца за всё страдания, какия я могъ причи нить ему: мнъ такъ необходимо его благословение.

Помолчавъ съ минуту, силясь улыбнуться, онъ прибавилъ:

— И ты также, маленькая Мари-Анна, если иногда миъ случалось огорчать благочестивую твою душу, твою добрую, прекрасную душу святой, — прости миъ это, дорогая сестра, прости больному.

Она вскрикнула и, бросившись къ брату, обвила его руками:

— Марсель! о, Марсель! зачёмъ такъ говорить? Ты скрываешь отъ насъ какое-нибудь несчастіе... ты рёшаешься на какое-нибудь безуміе... ты... Ахъ, Боже мой! онъ сдёлаетъ то же, что и дёлушка,—онъ убьетъ себя изъ любви къ этой женщинё!

Эта женщина!.. Молодой человъкъ грубо отстраниль отъ себя бъдную дъвушку; лицо его снова приняло дурное выраженіе; онъ съ яростью сжималь кулаки:

— Эта женщина!.. Ахъ! конечно, да, эта женщина!.. Я не знакомъ съ нею болъе!

Но маленькая уродица, скользнувъ на колъни передъ своимъ изнывающимъ въ отчаяніи братомъ, заговорила:

— Правду ли говоришь ты? Да благословенъ же будетъ милосердый Господь также и отъ моего имени!.. Для чего же тебъ удаляться отъ насъ? Къ чему этотъ отъйздъ? зя! о, останься, умоляю тебя! Мы съумбемъ окружить те любовью, что л! Не уважай... бъдное оскорбленное твое сердце скоро оп пожальй меня! Я такъ больла твоими страданіями, столько плакала, когда ты проливалъ слезы!.. Знаешь, Марсель, мы оба очень схожи между собою, да и въ нашихъ жилахъ течетъ одна и та же кровь... Ты не сердишься, что я такъ говорю съ тобой, сравнивая себя съ тобою, — меня, такую дурнушку!.. Нъть! не говори мнъ, что я красива, глаза обличають твои слова. Я такъ хорошо себя знаю. Я некрасива и уродлива, являю собою предметь отвращенія или насмъшки! Мнъ осталось одно мое пъніе, которое ты, не добрый, никогда не соблаговолиль послушать!.. Когда я умру -- надъюсь, я умру раньше тебя-желаніе мое таково, чтобы органъ въ церкви модулироваль ту жалобную бретонскую пъсню, слышанную нами обоими вмъстъ въ Одіернъ, и которую ты нашель столь мечтательной... О, милыя, дорогія воспоминанія!.. Тогда, подъ баюканіе сладкой пъсни, сердце твоей маденькой Маріонетты забьется еще разъ въ глубинъ гроба и, быть можетъ, вздохъ любви долетить до тебя, -- душа, да вся душа твоей несчастной сестры!

Она произнесла эти отступленія отъ предмета разговора съ порывистымъ увлеченіемъ, прерывая слова свои то рыданіями, то смѣхомъ. Онъ не слушалъ ее, даже не видѣлъ и машинально думая о другой, ласкалъ длинные волосы бѣдной колѣнопреклоненной дѣвушки. Въ эту минуту дверь пріотворилась и старая Филомена проскользнула въ комнату.

— Можно ли сказать, что барышня принимаеть? Одна дама настоятельно просить переговорить съ ней. Женщина эта въ слезахъ и производить на меня впечатлъніе настоящей безумной. Она отказывается уйти и говорить, что, если потребуется, то она дождется возвращенія графа.

Въ то же время служанка подала карточку.

Мари-Анна схватила ее въ руки и сильно поблъднъла:

— Нъть!.. Нъть!.. Кликните людей!.. Гоните ее вонъ!

Но почти въ ту же минуту дверь сильно толкнули; вошла женщина, въ большой ажитаціи.

То была княгиня де-Карпенья.

#### IX.

#### Другая... она.

Зам'єтивъ Марселя, молодая женщина вскрикнула съ дикой радостью:

-- Онъ!.. Онъ!.. Свободенъ!.. Они не убили его!

И она бросилась къ любовнику своему, какъ бы поспъшан въ объятія. Но тоть однимъ жестомъ остановилъ ее.

Онъ побагровълъ. Слова, возгласы, душили его; онъ не могъ говорить: будь подъ рукой у него ножъ, онъ бы ударилъ ее.

— Вы!! — насилу пробормоталъ онъ наконецъ...—Вы здёсь!.. Вамъ что угодно?

Вначалъ офрапированная взрывомъ этой бъщенной ярости, она отступила на нъсколько шаговъ назадъ. Но вскоръ снова приблизилась къ нему, съ лаской, простодушіемъ и полной непринужденностью она заговорила:

— Чего я отъ тебя хочу, другъ мой?.. да, разъ что ты свободенъ, такъ увезти тебя съ собой.

Взрывъ хохота былъ ей отвътомъ, --- хохота яростнаго, оскорбительнаго.

- Довольно!.. Бросьте эту комедію... Вонъ отсюда!
- Нътъ!.. Нътъ!.. и нътъ! повторила она ръшительнымъ голосомъ.
- Мари-Анна, обратился Марсель къ сестръ, дорогая милочка, мнъ необходимо переговорить съ этой женщиной; оставь насъ на минутку однихъ.

Но молодая дъвушка не двинулась съ своего мъста...

Стоя въ углу комнаты, она бросала на Розину взгляды, горъвшіе ненавистью и въ то же время она разглядывала, анализировала, сравнивала ее съ собой... «Да, само собой, она хороша, эта похитительница сердецъ, съ своей волнистой шевелюрой, своими большими бархатными глазами, красиво изогнутой дугой бровей, матовымъ цвётомъ лица, съ такимъ правильнымъ профилемъ, стройнымъ станомъ и граціозной отвагой всего ея существа! И для такихъ-то милосердый Господь бережетъ все счастіе, всю любовь. О, Боже милостивый!..»

— Такъ оставь же насъ, сестра, — повторилъ Марсель съ нетерпъніемъ...— Пора съ этимъ кончить!.. Я въ двухъ словахъ укажу ей ея мъсто!

А такъ какъ «сестра», повидимому, не слыхала его, то онъ взялъ ее тихонько за руку и повелъ.

Тогда безъ малъйшаго сопротивленія, на подобіе больного ребенка, повинующагося ласковому прикосновенію своей матери, Мари-Анна медленно пересъкла комнату, еще разъ оглянулась на своего брата и вышла.

— Теперь мы одинъ на одинъ! — вскричалъ Марсель, очутившись передъ княгиней де-Карпенья...—Ну-съ, прежде всего, говорите, зачъмъ вы сюда пожаловали?

Молодая женщина спокойно усълась, отстегнула даже дорожное манто свое.

— Я сказала уже тебъ, — отвътила она, прикидываясь вполнъ спокойной, — противъ всякихъ ожиданій, встрътившись съ тобой снова, я намърена увезти тебя... увлечь съ собой.

Она глядъла на него улыбаясь, протягивая къ нему губы, горъвшія поцълуями... онъ замахнулся на нее кулакомъ. Но рука его не дервнула опуститься; только уста произнесли грубое ругательство:

— Непотребная женщина!

Подъ ударомъ этого оскорбленія она закрыла глаза, затъмъ весьма кротко замътила:

— Ты ли это, Марсель?.. Ты такъ говоришь со мною?.. О!..

Голосъ ея журчалъ нѣжно и обворожительно; чело покорно склонялось передъ оскорбленіемъ, бархатъ очей ласкалъ оскорбителя... Онъ отступилъ, сконфуженный неблагородствомъ своего гнѣва.

Нъсколько минутъ прошли въ молчаніи; Розина не сводила съ него глазъ, не переставая улыбаться ему. Наконецъ:

— Ђдемъ, дорогой мой, — сказала она, вставая... —Поспѣшимъ. Вчера агенты ихъ полиціи довезли меня до Бельгійской границы: мнѣ запрещено возвращеніе во Францію, въѣздъ въ Парижъ. И однако же вотъ я здѣсь... но я боюсь. Они навѣрное слѣдятъ за мной. Вдругъ они разлучатъ насъ!.. Ђдемъ скорѣе, скорѣе!

Она снова подошла къ своему любовнику, съ намъреніемъ взять его подъ руку и увести. Съ стиснутыми зубами, съ пересохшимъ горломъ, съ натянутыми мускулами лица, со злобой въ глазахъ, онъ не произносилъ ни слова. Но вдругъ ярость его разразилась:

— Вонъ отсюда!.. Уходите же!.. Развъ вы не видите, что я убью васъ?

Она слегка ножала плечами и, взявъ кресло, снова усълась:

— Меня убъешь? Что это за глупости ты говоришь?.. когда передъ нами счастье на въки!.. ибо въ настоящее время я свободна, другъ мой, свободна, и на этотъ разъ настоящая вдова!

Пораженный такимъ невозмутимымъ спокойствіемъ, Марсель не нашелся отвътить ничъмъ, кромъ новой грубости:

— Куртизанка!

При этомъ словъ, молодая женщина подняла голову и, нъсколько оживившись, проговорила:

— Куртизанка?.. Ну, такъ что же, я принимаю это названіе!.. И такъ, ты не желаешь болъе взять меня въ жены? Будь по твоему!.. Я буду твоей любовницей: ты только сильнъе будешь любить меня... Да, я буду твоей любовницей! Что мнъ до того, что будутъ думать глупцы и завистники моего счастья!.. но неразлучны, понимаешь ли, на въки-въковъ! Да ну же, перестань грозить мнъ, я не боюсь; и не смъйся такъ,—ты меня слишкомъ огорчаешь.

Марсель Бенардъ дъйствительно смъялся—своимъ смъхомъ немощной ярости. Онъ считалъ себя большимъ подлецомъ, что не схватилъ еще «этой» за плечи и не вышвырнулъ ея на улицу... Въ самомъ дълъ, съ его стороны было слишкомъ глупо такъ долго выдерживать эту комедію и тратить столько негодованія передъ этой комедіанткой.

— Браво!—воскликнуль онь съ насмѣшкой.—Отлично разыграно, моя красавица!.. Третьяго дня драма, сегодня—пастушеская поэма!.. Мастерица на всѣ амплуа—эта Савелли!

Однимъ прыжкомъ очутилась де-Карпенья около Марселя:

- Эта Савелли! Ахъ, такъ я называюсь теперь Савелли! Прощай, свътская женщина, благородная дама, княгиня! Я теперь не болъе какъ Савелли!.. Пусть будетъ такъ! Возвращаюсь къ прежнему имени и горжусь имъ, украшаюсь! Это имя честнаго человъка, героя, мученика, котораго твой императоръ и твой отецъ убили, и за котораго я хотъла отомстить, да, я!
  - Низкая!
- Нътъ, скажи: несчастная!.. Да, я хотъла отомстить за этого мертвеца, который не давалъ мнъ покоя даже днемъ, и каждую ночь приходилъ открывать мнъ кровавыя раны на своей груди!.. Ахъ, Боже, натравить на вашего Бонапарта сына его генералъпрокурора и убить ихъ одного другимъ! заставить этого графа Бенарда выплакать столько же слезъ, сколько пролила ихъ я сама!.. какая мечта!.. А я! я не смогла, нътъ, не смогла!.. Я низко полюбила тебя и люблю тебя, люблю, люблю!!

Слова вылетали теперь изъ ея устъ безпорядочно, съ страстной дрожью въ голосъ, красноръчивыя и тривіальныя въ одно и то

же время. Въ любовницъ сквозила свътская женщина, но въ особенности ярко выступала «проститутка». Ел большіе синеватые глаза сверкали, розовый оттънокъ, точно румяна, разлился по бълизнъ ея лица,—въ своей экзальтаціи Савелли дъйствительно была обворожительна. И подъ вліяніемъ этого порыва Марсель Бенардъ чувствоваль, какъ стихала тревога его души; смущенная жалость подымалась въ его сердцъ, дрожь тъла ел будила въ немъ страстныя желанія: онъ продолжаль еще презирать,— по крайней мъръ, онъ въриль въ это, но онъ болъе не оскорблялъ.

— Знаешь ли, я въ самомъ дълъ обожаю тебя, - послъ короткой паузы начала она...-- въдь я все узнала, бъдный мой Марсель... Да, все! Марино... тебъ хорошо извъстенъ Марино, учитель музыки, такъ называемый Травенти, — онъ имълъ возможность добраться до Бельгіи. Марино передаль мнѣ въ Брюсселѣ про эту гнусную исторію съ букетомъ шиповника. Карпенья, презрѣнный супругъ мой, поставиль тебъ подлую западню!.. О это не я, не я, клянусь!.. А ты-ты цъликомъ дался въ обманъ, бъдняга, воплощенная моя наивность!.. Ахъ, ты страстный человъкъ! Для тебя достаточно было получить букеть, скромные цвъточки своей Розины, чтобы броситься стремглавъ... въ ту же минуту. «Carino, mio carino!» Такъ, значитъ, ты сильно любишь меня. Ахъ, Боже мой, сколько счастья доставиль мив этоть Травенти! Да ты не знаешь сердца своей подруги. Я полагала, что ты сидинь въ тюрьмъ и явилась сюда съ намъреніемъ броситься къ стопамъ отца твоего, -- убійцы моего родителя! Это было бы низко, но я люблю тебя болве самой своей чести! Я хотъла предстать передъ твоими судьями, Я оправдала бы тебя, обвинивъ самое себя. Оправдавъ, Марсель, я увлекла бы тебя отсюда далеко. Если бы тебя сослали, я пошла бы за тобой въ изгнаніе. Если бы тебя осудили на смерть, я отравилась бы передъ твоимъ эшафотомъ!.. Я люблю тебя, люблю!.. О, какъ я люблю тебя!!

Въ разгаръ страсти она схватила своего возлюбленнаго за руку.

- Пойдемъ!.. Бъжимъ!.. повторила она въ третій разъ.
  - Онъ еще разъ оттолкнулъ ее, хотя совстмъ слабо.
- Придется одной возвращаться въ Брюссель, сударыня. Что меня касается,—я остаюсь... я осуждень.
- Осужденъ? Какое безуміе!.. разъ ты свободенъ... разъ ты здъсь... разъ...
  - Завтра, въ этотъ часъ, я буду мертвъ.
- Мертвъ!.. Какое страшное слово!.. Ты мертвъ!.. Какъ онъ мнъ это объявляетъ! спокойно, безропотно, ръшительно, безъ раздраженія. Когда только-что ты бросалъ мнъ оскорбленіе въ лицо, когда замахивался на меня, я была совсъмъ спокойна и внутренно смъялась: дрожь въ твоемъ голосъ такъ предательски изобличала

свиръпость твоихъ устъ!.. Но въ настоящую минуту мнъ дъйствительно страшно!.. Ну скажи же, ты хочешь отомстить мнъ, позабавиться моимъ испугомъ, испытать силу любви моей къ тебъ?.. Нътъ, нътъ, не веди этой игры, заклинаю тебя!.. Ахъ, ты отлично знаешь, что, если придется тебъ умирать, я умру вмъстъ съ тобою!

— Жизнь моя не принадлежить мив болве, — торжественно возразиль Марсель. — Во избъжание посрамления носимаго мною имени уголовнымъ судомъ, я далъ слово покончить съ собою до завтра... И я исполню это... Вотъ почему я и свободенъ.

Она дико вскрикнула и опустилась передъ нимъ на колъни:

— Ахъ, Боже мой! Ахъ, Боже мой! понимаю!.. И къ этому принуждають тебя эти разбойники, министры Бонапарта! Канальи! Канальи! Они играли твоей честью, играли твоимъ отцомъ! Да, истые канальи! во сто разъ подлъе насъ, желавшихъ освободить отъ нихъ Францію!.. Но ты не послушаешься ихъ, Марсель; ты... О, не отталкивай меня! сжалься!.. Прости! Прости!.. Несчастная! Это изъ-за меня онъ долженъ умереть!.. Да, пропащая; да, публичная женщина! ибо это я, я убиваю его! Прости! Прости!

И она плакала глубокими рыданіями, прерывая свои жалобы проклятіями, по собственному своему адресу. Она уцёпилась за него, а онъ, отступая, волочиль ее по паркету комнаты...

Но вдругъ Марсель ръзко поднялъ распростертое и запыхавшееся тъло ея, обвилъ руками станъ всхлипывавшей женщины и къ молившимъ устамъ страстно прильнулъ своими устами.

— Да, я все еще люблю тебя!.. Такъ умремъ же вмъстъ!

Наступалъ вечеръ. Въ комнать, гдъ сплелись они другь съ другомъ, зимнія сумерки распространяли леденящую свою блъдность; въ темноть, сгущавшейся все болье и болье съ каждой минутой, всъ предметы представлялись безпредъльные и величественные.

Марсель одной рукой обвиль станъ возлюбленной, и она въ истомъ склонила голову свою на плечо вернувшагося любовника.

Они готовы были двинуться въ путь, когда Марсель тихо разжалъ свои объятія.

Затёмъ, перейдя на другой конецъ комнаты, онъ приблизился къ креслу, на которомъ обыкновенно сидёлъ отецъ его. Опустившись съ благоговёніемъ на колёни и склонивъ голову на выцвётшій коверъ, въ молитвё передалъ онъ свое «прости» отсутствовавшему. Это былъ часъ, когда графъ Бенардъ, посреди ваволнованнаго государственнаго совёта, разразился своимъ предсмертнымъ возгласомъ; часъ, когда умирающимъ голосомъ онъ призывалъ свое дётище и прощалъ...

Наконецъ, прижавшись другъ къ другу, готовые встрътить предсмертныя объятія своей послъдней ночи, любовники удалились.

#### X.

#### Морской приливъ.

Въ ту ночь вътеръ, дувшій съ съверо-востока, внезапно перемънился и посвъжълъ. Въ какихъ-нибудь нъсколько часовъ сильный вихрь перешелъ въ шквалъ, а шквалъ обратился въ штормъ. Подъ напоромъ «noroit», высокая волна Атлантики перекатила въ каналъ и, начиная отъ мыса св. Матвъя,—на стрълкъ Gris-Nez—, берегъ Франціи представлялъ собою одну сплошную волнующуюся бахрому пъны. Расходившееся море прежде всего ринулось на нормандскій берегъ; въ мъстности Саих рушились скалистые отъвъсы, а въ фарватерахъ Соммской бухты, близь Сауеих, сторожевые колокола прогудъли отходную нъсколькимъ судамъ.

Женщины Фекана и двухъ святыхъ Валерій долго не могли забыть этой страшной ночи и этого дикаго моря, поглотившаго ихъ мужей и дътей.

Между тъмъ, на небъ забрезжила заря: начинало свътать...

Что за заря!.. На востокъ показался блъдный молочный оттънокъ, призракъ свъта, забълившій сърыя свисшія глыбы снъга, а на противоположной сторонъ, на разсвиръпъвшемъ моръ, развертывалась темная безпредъльность, густой, туманный, темный щелокъ, простиравшійся до крайнихъ предъловъ горизонта, окутывалъ бурлившія волны. Подъ этимъ туманомъ, въ глубинъ слышался ревъ бъшеной стихіи, вздымавшейся и опускавшейся въчудовищныхъ судорогахъ.

Въ просыпавшихся деревняхъ начался уже перезвонъ и чтеніе «Angelus»... Въ нижней части Сассевильскаго косогора, въ стънъ, окружавшей обнаженный паркъ, открылась калитка, и въ тъни Далльской долины проскользнули двъ фигуры.

Подъ раскатами бури онъ быстро двигались впередъ, прямо къ разсвиръпъвшему океану. Марсель Бенардъ казался спокойнымъ и молчалъ, но Розина де Карпенья была очень говорлива, произносила цълыя фразы, исполненная экзальтаціей шумнаго веселья.

— Да, мой красавецъ-любовникъ, ты правъ, избирая такое ложе для безконечнаго на этотъ разъ поцълуя!.. Ты правъ, афишируя любовь нашу въ этихъ мъстахъ, гдъ мы столько любили, омывая позоръ мой въ безпредъльности волнъ!

Онъ улыбался... И такимъ образомъ они продолжали идти рука объ руку.

На поворотъ дороги они попали въ центръ урагана, и внезапный шквалъ швырнулъ имъ въ лицо комъ брызгъ, пъны и соли... Розина вдругъ остановилась.

— О!—замътила она какимъ-то страннымъ тономъ,—какъ намъ тамъ будетъ холодно! «Тамъ» обозначало желанный погребальный саванъ океана.

Они снова пустились въ путь. Но женщина подвигалась впередъ медленнъе; ноги ея тяжелъли, поступь теряла свою легкость; теперь она модчала...

Такимъ образомъ оба они достигли берега. Груды валуновъ, нагроможденныхъ другъ на друга, отдёляли ихъ отъ плоскаго песчанаго побережья. Здёсь на пескъ, на обледенъвшихъ лужахъ расположились эти сотоварищи по смерти.

Море начинало подниматься, и отдаленный еще приливъ его размашисто штурмовалъ отмель каменныхъ подводныхъ рифовъ— Catelet. Тотъ же густой туманъ скрывалъ его, но онъ былъ слышенъ. Валы его съ громаднымъ гуломъ ударялись о преграду... Затъмъ посреди рева бури, вдругъ наступало затишье—проносился вопль, жалобное рыданіе, послъ того оглушительный гвалтъ поднимался съ новой силой.

Женщина разразилась громкимъ смъхомъ.

— Прислушайся-ка, дорогой мой. Пучина манить насъ.

Она наклонилась, подняла валунъ, и рука ея сильно швырнула камень по направленію къ этой рокочущей массъ.

Да, само собой, пучина манила, призывая всёми возгласами своихъ растрепанныхъ волнъ, ревя подъ непрерывной пыткой урагана. Нёсколько просвётлёвшій день начиналъ проникать сквозь опаль тумана; теперь они стали различать.

Полукругомъ вытянулись передъ ними зеленовато-желтые завитки чудовищной величины, окутанные струйками пъны, походившіе на зіявшія слюнявыя пасти. Вст пасти эти грозили; вст они приближались. Подстегиваемое втромъ, ринулось неистовое море, намтреваясь перекатить черезъ преграду изъ подводныхъ камней и, подскакивая, бълоснъжной массой сплющилось на черномъ кружевномъ ихъ очертаніи. Чудовищные буруны крутились; Саtelet совершенно скрылся изъ виду, волны покатили уже по плоскому песчаному берегу. Еще немного, и пучина будетъ около нихъ, надъ ними.

Розина, остолбенъвъ, всматривалась въ это... Она дрожала всъмъ тъломъ, трепетала всъмъ своимъ существомъ. Лицо ея побагровъло, зубы шелкали.

- Тебъ очень холодно! тихо и нъжно замътиль ей Марсель.
- Нътъ... возразила она, я боюсь!

Онъ оглянулся на свою подругу... Страхъ овладълъ ею. Ужасъ искажалъ ей лицо; синія пятна трупа испестрили ланиты; ротъ былъ открытъ; голова мрачно вытягивалась на встръчу этой приближавшейся смерти; въ мъловой блъдности зари маска эта, покрытая холоднымъ потомъ ужаса, была отвратительна...

Вдругъ женщина, завертъвшись на своемъ мъстъ, бросилась къ берегу. Марсель быстро нагналъ ее.

- Розина!... моя Розина!... Будь же немножко похрабръй!... Всего какая-нибудъ одна минутка томленія, и...
- Такъ нътъ же, пробормотала она, я не хочу больше!... Не хочу.

Онъ попытался опять взять ее за руку; она оттолкнула его.

— Я не хочу больше!... Не хочу!... Я вовсе не настолько люблю тебя!

И она снова бросилась по направленію къ берегу, убъгая къ жизни... Въ нъсколько прыжковъ онъ очутился снова около нея.

— Ахъ, низкая женщина!... Подлое сердце!... Ты не уйдешь отъ меня!

Онъ схватилъ ее за одну руку и, скрутивъ ей кулакъ, бросилъ ее на песокъ. Призывая на помощь, она стала бороться.

— Сюда!... Сюда!... Помогите!... Это гнусно!... Я не твоя болъе! Помогите!... Да, это гнусно!... Оставь меня! оставь!... Я не люблю тебя!... Никогда не любила тебя!... Помогите!

Но стонъ ея относился вътромъ; на берегу не было ни единаго рыбака, который бы услыхалъ ее... Блъдную отъ гнъва и ужаса, Марсель держалъ ее на вемлъ.

— Ты никогда не любила меня? Запоздалое признаніе, красотка!... Ну, что жъ! такъ ты будешь обожать меня на томъ свъть!

Своими колънами давилъ онъ ей грудь; объими руками запрокидывалъ голову въ замерзшій илъ. Она царапала его ногтями, кусала зубами, плевала ему въ лицо, вопя и понося его:

— Каналья! Каналья!... Душегубъ!... Подлецъ!... Сынъ убійцы!... Ахъ! ахъ! ахъ!... Я хочу жить!!

Она предстала туть вполнъ сама собой, во всей низости ея нравственной гнусности,—созданіемъ позора, плотью, сотворенной для плоти, проституткой...

Однако, она кричала также:

— Священника!... Священника!...

Передъ лицомъ смерти итальянка струсила ада.

Вдругъ руки, сжимавшія ее, отпустили свою добычу: Марсель Бенардъ поднялся съ земли.

Непомърно раскрытые глаза его съ удивленіемъ вглядывались въ пространство; лицо выражало робкое изумленіе, священный ужасъ, а между тъмъ уста его любовно улыбались.

Онъ медленно опустился на колъни.

— Отецъ!... — прошепталъ онъ.

Въ тотъ же мигъ Савелли была на ногахъ. Однимъ прыжкомъ перескочила она къ берегу и вскоръ достигла окраины сада.

— Отецъ!... Акъ, отецъ! —продолжалъ повторять колънопреклоненный сынъ.

Вдали, въ тъни аллеи, исчезала бъжавшая тънь Розины, вскоръ она совсъмъ потонула въ утреннемъ туманъ...

Вслъдъ затъмъ сынъ графа Бенарда совсъмъ безмятежно улегся на низкомъ песчаномъ берегу. Безпредъльная могила, великій погребальный саванъ уже протягивался къ нему. Скрестивъ на сердцъ руки, онъ оставался неподвиженъ, въ ожиданіи...

Что же провидъть онъ въ этотъ мучительный часъ, чтобы простить такимъ образомъ столько страданій?... Быть можеть, при сіяніи того надземнаго свъта, который, какъ говорять, ослъпляеть око умирающаго и, останавливая его въ неподвижности, съ той поры дълаеть его созерцателемъ единой въчности, — Марсель постигъ всю тайну искупительной любви своей и принялъ свое искупленіе... Или же, быть можеть, въ этомъ мірѣ неизвъданныхъ тайнъ, гдѣ жизнь, возникшая изъ смерти, населяетъ безконечность, гдѣ Незримый взираетъ на насъ, гдѣ близкіе намъ отшедшіе окружають и заключають насъ въ свои объятія, страдая нашимъ горемъ и плача нашими слезами, на порогѣ какой-нибудь невѣдомой вѣчности—предстала душа отца, явившаяся принять и упокоить душу своего лѣтища.

Авторъ приведенныхъ здъсь воспоминаній объ этой плачевной исторіи, нъсколько лътъ тому назадъ, осматривалъ въ Байё, во Фландріи, домъ умалишенныхъ.

При этомъ грустномъ посъщении у меня оказалось двое вполнъ незнакомыхъ мнъ спутниковъ—кавалеръ и дама.

Кавалеръ не представлялъ собою ничего особеннаго — просто шелонай. Что же касается женщины, — это, навърное, была проститутка высокой марки, хотя и на закатъ своей карьеры, одна изъ тъхъ космополитическихъ куртизанокъ, пышный позоръ коихъ предназначенъ, кажется, самимъ Господомъ Богомъ, какъ бы для всеобщаго доказательства ничтожества нашей цивилизаціи, направленной помимо Него и противъ Него... Монахиня монастыря «Добраго Пастыря» сопровождала насъ.

Въ отдъленіи идіотокъ дама обратилась съ вопросомъ:

— Не здъсь ли содержится дочь графа Брута Бенарда?

При этихъ словахъ какое-то гаденькое созданье, гомозившееся на корточкахъ въ углу, съ крикомъ бросилось къ намъ:

— Это она!... убей ее!... убей ее!...

И несчастная идіотка упала въ конвульсіяхъ.

Дама, между тъмъ, странно поблъднъла, подхватила подъ руку своего спутника и вскоръ удалилась, возвращаясь къ предназна ченному ей року.





### КАТАЛОГЪ

### КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ «НОВАГО ВРЕМЕНИ»

#### А. С. СУВОРИНА

(С.-Петербургъ, Москва, Харьковъ и Одесса)

#### ВЪ АПРЪЛЪ 1891 Г. ПОСТУПИЛИ НОВЫЯ КНИГИ:

Абозинъ, М. М. Мъропріятія и способы къ улучшенію отечественнаго промыслового птицеводства. М. 1891 г. Ц. 20 к. — Кохинхинка, М. 1891 г. Ц. 50 к.

Адамовъ, Н. П. Отчетъ опытной сельско-хозяйственной станціи "Заполье"(Петерб. губ. Лужскаго уёзда). Годъ І. Сост. подъ ред. П. Бильдерлингъ. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

Анисимовъ, А. Воинскій уставъ о наказаніяхъ, разъясненный мотивами, на которыхъ опъ основанъ, решеніями гл. воен. суда и дополн. приказами и циркулярами по воен. въд. по 1-е января 1891 г. Изд. 6-е, исправл. и доп. Спб. 1891 г. П. 3 р.

Антушевичъ, И. Аналитическіе методы изслёдованія пчелинаго воска и его подмёсей. М. 1891 г. Ц. 1 р.

Барановъ, А. Н. Осенью. Разсказы и сказки. Казань. 1891 г. П. 1 р.

Барановъ, П. Сокращенный шифрованный словарь для секретной корреспондендік. Сиб. 1891 г. Ц. 2 р.

Басии Хеминпера, Дмитріева, Измайлова и Крылова (М. 35. Изд. Спб. Ком. Грам.). Спб. 1891 г. Ц. 9 к.

Башиловъ, А. П. Русское торговое право. Прибавленіе къ выпуску 1-му. Спб. 1891 г. Ц. 20 к.

Біографическая библіотека, Ф. Павленкова: Джемсъ Уаттъ, его жизнь и научно-практическая дёятельность, съ портретомъ.—Р. Вагнеръ, его жизнь и музыкальная дѣятельность, съ портрет.— Стэнли. его жизнь, путешествія и географич. открытія.—Бэконъ, его жизнь, научиме труды и общественная дѣятельность. Съ портретомъ. — Эдиссонъ и Морзе. Два біографич. очерка. Съ портретами. Ц. каждой княжки 25 к. Брандтъ, Р. Поправки и дополненія къ русскому переводу сравнительной морфологіи славянскихъ языковъ. Фр. Миклошича. Изд. 2-е. Вып. І. М. 1891 г. Ц. 70 к.

Булгановскій, Д., свящ. Домикъ Петра Великаго и его святыня въ С.-Петербургъ. Спб. 1891 г. Ц. 40 к.

Булгановъ, Ө. И. Альбомъ выставки въ Академіи Художествъ въ 1891 г. (Фототипическое изданіе). Выпускъ ІІ и ІІІ. Ц. кажд. вып. 1 р. 50 к., на бристольск. бум. 2 р. 50 к.

Буличъ, И. Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета (1805—1819). Разсказы по архивнымъ документамъ. Часть П. Казань. 1891 г. Ц. 4 р.

Бутлеровъ, А. М. Статьи по ичеловодству. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Брянцевъ, П. Д. Очеркъ древней Литвы и Западной Россіи. Вильна. 1891 г. Ц. 60 к.

Васильевь, С. Драматическіе характеры. Фамусовъ («Горе отъ ума»). М. Ц. 1 р.

Виссоръ, Э. Краткій курсъ физіологіи. (По Фостеру). Сиб. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к. Вольскій. А. Жена. Романъ. 2-е изд.

Вольскій, А. Жена. Романъ. 2-е изд. Спб. 1891 г. Ц. 2 р. Вольтеръ, Э. Матеріалы для этногра-

Вольтеръ, 3. Матеріалы для этнографін латышскаго племени Витебской губ. Часть І. Праздники и семейныя пёсни латышей. Спб. 1890 г. Ц. 2 р. 50 к.

Герсевановъ, М. Обводнительныя и ирригаціонныя работы въ Южной Россіи. Съ 2-мя картами. Спб. 1891 г. Ц. 60 к.

Гольцгауэрь, Э. Аллюминій и его сплавы. Руководство для техниковъ и мастеровъ по аллюминіевой промышленности. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

Городцевъ, П., свящ. О бракъ и современномъ упадкъ семейной жизни. По поводу Крейцеровой сонаты. Спб. 1891 г. Ц. 20 к.

Губеръ, Ф. Механика для техническихъ и ремесленныхъ училицъ. 2-е русское изданіе. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

Гусевъ, А. Необходимость вившияго богопочтенія. Противъ гр. Л. Толстого. 2-е дополн. изданіе. Казавь 1891 г. Ц.

Дейтшъ, Э. Талмудъ. Этюдъ.Спб. 1891 г. II. 50 K.

Дементьевъ, Е., д-ръ, Англійскія игры на открытомъ воздухъ. Руководство для воспитателей и юношества. Съ 18 рис. М. 1891 г. Ц. 60 к.

Добровольскій, В. Смоленскій этнографическій сборникъ (Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ.). Спб. 1891 г. Ц. 5 р.

Довнаръ-Запольскій, М. Очеркъ исторіи Кривичской и Дреговичской земель до конца XII стольтія. Кіевъ. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Еленинъ, А. Убійство артистки Варш. театра Марін Висновской. Подробный судебный отчеть (съ портретомъ Висновской и планами помъщеній). 2-е изд. Спб. 1891 г. Ц. 85 к.

Ериштедтъ, В. Порфирьевские отрывки изъ аттической комедін. Палеографическіе и филологическіе этюды. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Жасминовъ, Аленсисъ, графъ (В. Буренинъ). Хвостъ. Изд. 2-е. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Животовъ, Н. Странники. Спб. 1891 г. II. 30 K.

Золя, Э. Молодая любовь. Романъ изъ жизни молодежи (La confession de Claude). 1891 г. Ц. 1 р.

Зыбинъ, А. А. Іоаннъ Ильичъ Сергеевъ. Протоіерей, ключарь Кронштадтскаго Андреевскаго собора. Спб. 1891 г. Ц. 60 ĸ.

Инонниковъ, В. Страница изъ исторіи Екатерининскаго Наказа. (Объ отмене пытки въ Россіи). Кіевъ. 1891 г. Ц. 40 к.

Ингремъ, Дж. Исторія политической экономін. Перев. съ англ. подъ ред. И. Янжула. М. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Инструкція по приміненію закона 4-го іюня 1890 г. о мерахъ къ поощренію сельскохозяйственнаго винокуренія. Спб. 1891 г. Ц. 20 к.

Исаевъ, А. Переселенія въ русскомъ народномъ хозяйствв. Спб. 1891 г. Ц.

1 р. 25 к. \* Историческая портретная галлерея. Собраніе портретовъ знаменитьйшихъ (Для земледьльцевъ и садоводовъ). Перев.

людей всёхъ народовъ, начиная съ 1300 года, съ краткими ихъ біографіями. (Фототиціи съ лучшихъ оригиналовъ). Выходить выпусками. Вышель выпускъ 39-й. (Огдель IV. Замечательныя женщины). Ц. 2 р.

Кахетія. Приложеніе къ справочной внижкъ Старожила «Кавказъ». № 3. Тифлисъ, 1891 г. Ц. 30 к.

Кистяновскій, А. Элеменгарный учебникъ общаго уголовнаго права. Съ подробнымъ изложеніемъ началъ русскаго уголовнаго законодательства. Часть общая. 3-е изданіе. Кіевъ. 1891 г. Ц. 4 р.

Кольраушъ, Ф. Руководство къ практикъ физическихъ измъреній. Съ прибавленіемъ статьи объ абсолютной системъ мёръ. Съ 83 рис. въ тексте. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

Коссовскій, В. Вода, ея изследованіе, очищение и исправление для фотографическихъ целей. Спб. 1891 г. Ц. 60 в.

Котельниковъ, В. О почвѣ и ея обработкъ (бесъды по земледълію). Изд. 4-е. исир. Съ рис. въ текств. Спб. 1891 г. Ц. 30 к.

Котъ-Мурлына. Повъсти, сказки и разсказы. Томъ II. Изд. 2-е. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 75 к.

Кругловъ, А. Геніальный поморъ Миханлъ Васильевичъ Ломоносовъ. Біографическій очеркъ. Спб. 1891 г. Ц. 20 к.

Крыжановскій, Е. Собраніе сочиненій. 3 тома. Съ портретомъ и факсимиле автора. Кіевъ. 1890 г. Ц. 6 р.

Лабутинъ, И. Вопросникъ для повторенія исторіи русской словесности. Спб. 1891 года. Ц. 15 к.

Лависсъ, Э. Общій очеркъ политической исторіи Европы. М. 1891 г. Ц. 50 к. Лауэферъ, Г. Искуственные зубы. Популярное изложение бользней зубовъ и

десенъ. Кіевъ. 1891 г. Ц. 50 к. Лахтинъ, Н. Очерки микрофотографіи.

Спб. 1891 г. Ц. 75 к. Лесевичъ, В. Что такое научная философія? Этюдъ. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Листовскій, И. С. Зам'втки на «Крейцерову сонату», гр. Л. Н. Толстова. М. 1891 г. Ц. 60 к.

Лѣтниковъ, А. Курсъ варіаціоннаго исчисленія. М. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к.

Мансимовъ, Е. Терское казачье войско. Историко-статистическій очеркъ. Владикавказъ. 1890 г. Ц. 1 р.

Мартыновъ, Н. Новый законъ о дътяхъ узаконенныхъ и усыновленныхъ. Спб. 1891 г. Ц. 40 к.

Маршаль Уардъ. Болёзни растеній.

 Волкенштейна. Съ 63 рис. Спб. 1891 г. | церовой сонаты" Л. Н. Толстого. Спб. Ц. 60 к.

Мачтетъ, Гр. Новые разсказы. М. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Мордовцевъ, Д. Л. Тимошъ и Фанатикъ. Историческія пов'єсти. Спб. 1891 г.

Настольный энциклопедическій словарь Изд. А. Гарбель и Комп. Вып. 13-й. М. 1891 г. Цана вып. 30 к., на лучш. бум. 40 к.

Никаноръ, архіепископъ херсонскій и одесскій. Поученія, бесёды, рёчи, возаванія и посланія. Одесса. 1890—1891 г. Томы I, II, III и IV по 2 р. 50 к., томъ V. Цвна 3 р.

Нинрутъ, Ев. О цъломудрін. Казань. 1891 г. Ц. 20 к.

Палладинъ, В. И. Физіологія растеній. Харьковъ. 1891 г. Ц. 1 р. 30 к.

Петрушевскій. Разсказы Суворова. Съ портр. Изд. 2-е. Спб. 1891 г. Ц. 60 к.

Пискарскій, В. Франческо Ферручи и его время. Очеркъ послъдней войны Флоренціи за политическую свободу (1527-1530). Кіевъ. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Подвысоцкій, В. Основы общей патологін. Руков. къ изученію патологіи больного человъка. Томъ I. Съ 45-ю рис. и 13-ю таблицами. Спб. 1891 г. Ц. 4 р. 50 к.

Путешествіе Стэнли для освобожденія Эмина-паши. Съ 52 политип. и портретами. М. 1890 г. Ц. 75 к.

Путникъ (Н. Лендеръ). По Черному морю. Очерки и картинки. Спб. 1891 г. Ц. 60 к.

\* Пушкинъ, А. С. Стихотворенія Ч. П. Съ примъчаніями къ нимъ и 2 рисунками. (Дешевая бибіотека, № 126). Ц. 15 к., въ папкъ 23 к.

\* Пыляевъ, М. И. Старая Москва, Разсказы изъ былой жизни первопрестольной столицы. Съ рисунками. Вып. II, III и IV. Ц. кажд. вып. 50 к.

Радивановскій. В. Курсъ строительнаго искусства. Ч. II. Земляныя и каменныя работы. Съ атласомъ чертежей. Сиб. 1891 г. Ц. 2 р. 75 к.

Ротманъ, Б. Въ духв времени. Романъ изъ современной жизни. Перев. съ нъм. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Рытовъ, М. Капусты огородная и китайская (Описаніе разновидностей и породъ). Съ указаніемъ способовъ и культуры и хозяйственнаго значенія. Съ 111 политип. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 75 к.

Рцы. Изъ Черновыхъ набросковъ. І. Тексты перепуталъ! По поводу "Крей- мовъ. Изд. 8-е. Ц. 8 р.

1891 г. Ц. 20 к.

Сангурскій, В. Г. Жельзнодорожно-техническая справочная книжка. Харьковъ. 1891 г. Ц. 75 к.

Сборникъ снимковъ съ предметовъ древности, наход. въ Кіевъ въ частныхъ рувахъ. Вып. И. Кіевъ. 1891 г. Ц. 2 р.

Серебряковъ, П. Ученіе о душевныхъ движеніяхъ въ примѣненіи къ сценическому искусству. М. 1891 г. Ц. 1 р.

Снабичевскій, А. Исторія новъйшей русской литературы. (1848-1890 гг.). Спб. Ц. 2 р.

Слово о полку Игоревъ. Редакція и примъчанія. В. А. Яковлева. Спб. 1891 г. II. 25 K.

Соболевскій, А. И. Левціи по исторіи русскаго языка. Изд. 2-е, дополн. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Соймоновъ, М. Н. Недопътыя пъсни. Стихотворенія. Съ портретомъ. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Статистическія таблицы населенныхъ мъстъ Терской области. Т. I. Вып. 3-й. Владикавказъ. 1890 г. Ц. 90 к.

Стахьевь, Д. Обновленный храмь. — Недъля страстей. — Пустынножитель. — Нищета. Спб. 1891 г. Ц. 1. 50 к.

Столповская, А. Очерки исторіи культуры китайскаго народа. М. 1891 г. Ц. 3 р.

Столыпинъ, Д. Историческій прогрессъ. О современномъ направлении въ наукахъ, нравственныхъ и политическихъ. (По вопросу о высшемъ образованіи). М. 1890 г. Ц. 20 к.

 Общіе міровые законы. Принципы 1789 года. Крестьянская личная собственность. М. 1891 г. Ц. 20 к.

- Научные очерки. Начало соціологін. Нашъ сельско-хозийственный вопросъ. Изд. 2-е М. 1890 г. Ц. 1 р.

— Положеніе 19 февраля. Объ освобожденій крестьянъ. М. 1890 г. Ц. 30 к.

Тальбергъ, Д. Русское уголовное судопроизводство. Пособіе къ лекціямъ. Т. II, вып. 1-й. Кіевъ. 1891 г. Ц. 1 р. 50 K.

Тарновскій, В. М. Половая зрѣлость, ея теченіе, отклоненія и бользни. Изданіе 2-е, исправл. и дополнен. Спб. 1891 г. Ц. 2 р. 50 K

Тикноръ. Исторія испанской литературы. Т. III. M. 1891 г. Ц. 3 р. 50 к. Толстой, Л. Н., граф. Сочиненія. 12 тоузак. 2-го апръля 1881 г., № 32, ст. 352).

Спб. 1891 г. Ц. 30 к. Филатовъ, Н. Клиническія лекціи о распознаваніи и ліченіи катарровь кишекъ у дътей, въ особенности у груд-ныхъ. 3-е дополн. изданіе. М. 1891 г.

Фриненъ-Фонъ, А. Итальянское искусство въ эпоху Возрожденія. Ч. 1-я. М. 1891 г. Ц. 2.

Ходскій, Л. В. Земля и землевладълецъ. Экономическое и статистическое изследованіе. 2 т. Спб. 1891 г. Ц. за 2 т. **5 руб.** 

Цыбульскій, С. Музыка и пініе въ гимназіяхъ. Спб. 1891 г. Ц. 40 к.

Чичаговъ, Л. М. Медицинскія беседы. M. 1891 r. II. 3 p.

Шавровъ Н. Н. Добываніе, обработка и условія сбыта шелка. Отчеть по заграничной повздкв. Съ приложен. шелководственной карты Европы и альбома рисунковъ. Спб. 1890 г. Ц. съ альбомомъ 3 р.

Шелгунова, Л. П. Въ странъ контрастовъ. Изъ жизни и природы Туркестанскаго края. Съ рисунк. Н. Н. Каразина. Спб. 1890 г. Ц. 1 р.

\* Шенспиръ, В. Макбетъ. Трагедія въ 5-ти действіяхъ. Переводъ А. И. Кро-

Усыновленіе и узаконеніе дітей (Собр. і неберга. Изданіе 2-е (Дешевая библіотека). Спб. Ц. 25 к., въ папкъ 33 к.

> Шереметевскій, В. Къ вопросу о "единообразін" въ ореографіи но поводу академическаго руководства "Рус. правописаніе". Педагогическій этюдъ. М. 1891 г. Ц. 65 к.

> Шляпнинъ, И. А. Св. Дмитрій Ростов-скій и его время (1651—1709 г.). Изслівдованіе. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

> \* Щегловъ, Иванъ. Корделія. — Миньона. - Петербургская идилія. - Кожаный актеръ. – Миръ праху. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

> Эберсъ, Г. Інсусъ Навинъ. Разсказъ изъ библейской эпохи. Спб. 1891 г. П. 1 р. 50 к.

> Энциклопедическій словарь подъ ред. проф. И. Андревскаго. Томъ III (пятый полутомъ). (Банки-Бергеръ). Спб. 1891 г. Ц. въ переил. 3 р.

> Эссенъ-фонъ, М. Эксплоатація жел. дорогъ. Вип. V. Сравневіе расходовъ по движенію на казен, и части, жел. дорегажь за 1886—90 гг. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

\* Яковлева, Н. В. Туда и обратно. Изъ заграничной повздки. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к.

<sup>\*)</sup> Изд. А. С. Суворина.



### ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

# "ИСТОРИЧЕСКІЙ ВЪСТНИКЪ".

Подписная цѣна за 12 книгъ въ годъ десять рублей съ пересылкой и доставкой на домъ.

Главная контора въ **Петербургъ**, при книжномъ магазинъ "Новаго **Времени"** (А. С. Суворина), Невскій просп., д. № 38. Отдъленіе главной конторы въ **Москвъ**, при московскомъ отдъленіи книжнаго магазина "Новаго **Времени"**, Кузнецкій мость, домъ Шориной.

Программа "Историческаго Вѣстника": русскія и иностранныя (въ дословномъ переводѣ или извлеченіи) историческія сочиненія, монографіи, романы, повѣсти, очерки, разсказы, мемуары, воспоминанія, путешествія, біографіи замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и т. п., библіографія произведеній русской и иностранной исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, новости, историческіе матеріалы и документы, имѣющіе общій интересъ.

Къ "Историческому Въстнику" прилагаются портреты и рисунки, необходимые для поясненія текста.

Статьи для пом'вщенія въ журнал'в должны присылаться по адресу главной конторы, на имя редактора Сергвя Николаевича Шубинскаго.

Редакція отвѣчаеть за точную и своевременную высылку журнала только тѣмъ изъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную контору или ея московское отдѣленіе съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ допущена выдача журналовъ.



Издатель А. С. Суворинь.

Редавторъ С. Н. Шубинскій.









# содержаніе.

### 1ЮНЬ, 1891 г.

|       | ~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CTP. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I.    | Фамильная хроника Воротынцевыхъ. Часть третья. Гл. VII — XI. (Продолженіе). Н. И. Мердеръ (Северинъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 539  |
| II.   | Исторія одной книги. (Отрывокъ изъ воспоминаній). А. Д. Гала-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 561  |
| ITT   | Франко-русскій союзъ въ эпоху Наполеона І. А. С. Трачевскаго .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 568  |
|       | Анекдоть о Гоголь. І. І. Ясинскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 594  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 554  |
|       | Воспоминанія С. В. Скалонъ (урожденной Капнисть). Гл. IV и V. (Продолженіе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599  |
| VI.   | Дунганскій партизанъ Да-ху Баянъ-хуръ. Г. Е. Грумъ-Гржимайло.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 626  |
|       | Иллюстрація: Изображеніе дракона, — эмблемы высшей китайской власти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| VII.  | Страничка изъ литературныхъ воспоминаній. (По поводу статьи С. С. Трубачева: «Карикатуристъ Н. А. Степановъ»). В. О. Михневича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 633  |
| VIII. | Экономическая жизнь и церковь. Р. И. Сементковскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 643  |
|       | Исторические свлуэты. Гл. IV-VI. (Окончаніе). В. К. П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 659  |
|       | Историческій жанръ на выставкахъ 1891 года. Иепо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 682  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691  |
| AI.   | Графъ Мольтке. (1800—1891 гг.), А. Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 091  |
|       | Илиюстрація: Графъ Мольтке въ 1890 году.— Мольтке въ 1859 г.— Мольтке въ 1870 году.— Мольтке въ 1869 г.— Графъ Мольтке въ своемъ рабочемъ кабинетв въ главномъ штабъ. — Императоръ Вильгельмъ у смертнаго одра графа Мольтке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| XII.  | Королева Марія-Антуанетта. (По новымъ даннымъ). Гл. VI—VIII. (Окончаніе). Ө. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 706  |
|       | Иллюстрація: Людовикъ XVI. Съ гравюры Ноэля-Ле-Миръ, исполненной по<br>картинъ Дю-Плесси.—Едизавета, сестра Людовика XVI. Съ гравюры де-Буазо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|       | Критика и библіографія: Великій князь Георгій Михаиловичь: «Монеты царствованій императора Павла I и императора Александра I. Спб. 1891. Н. Лихачева. — Великій князь Георгій Михаиловичь: «Русскія монеты 1881 г.». Спб. 1891. Н. Лихачева. — Исторія Государства Россійскаго въ изображеніяхъ державныхъ его правителей, съ краткимъ пояснительнымъ текстомъ. Рисунки профессора исторической живописи Императорской Академій Худаніе редакцій журнала «Русская Старина». Спб. 1891. П. Полевого. — Россія и русскій дворь въ первой половинъ XVIII въка. Записки и замъчанія графа Эрнста Миниха. Изданіе редакцій журнала «Русская Старина». Спб. 1891. С. Ш. — Нижегородскій Сборникъ, нядаваемый нижегородскимъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ, подъ редакцією дъйствительнаго члена и секретаря комитета А. С. Гацискаго. Т. Х. Нижній Новгородь. 1891. А. Л. — Д. Н. Анучинъ. Къ исторіи ознакомленія съ Сибирью до Ермакъ. Древнее русское сказаніе «О человъцъхъ незнаемыхъ въ восточнъй странѣ». Археолого-этнографическій этюдъ. Съ 14 рис. въ текстъ. Москва. 1890. В. Б. — Всеобщая исторія литературы. Выпускъ ХХУ. Скандинавская и турецкая литература. Спб. 1891. В. З. — Сборникъ историческихъ матеріаловъ, извлеченныхъ изъ архива собственной Его Императорскаго Величества канцелярів. Выпускъ третій. Изданъ подъ редакціей Н. Дубровина. Спб. 1890. В. Б. — О поков восереснаго дня. Доцента Московской Духовной Академіи Александра Въляева. Харьковъ. 1891. С. — Иванъ Яковлевичъ Порфирьевъ. Біографическій очеркъ и рѣчи при погребеніи. Казань. 1891. Ар. М. — Исторія Эллинизма. Сочиненіе І. Г. Дройзена. Переводъ М. Шелгунова съ французскаго, дополненнаго авто- |      |
|       | ромъ, изданія, подъ редакціей А. Буше-Леклерка. Томъ первый. Исторія Алс-<br>ксандра Великаго. Изд. К. Т. Солдатенкова. Москва. 1891. С. А—ва. — Очерки<br>современной умственной жизни. А. Бъляева. Харьковъ. 1891. Ар. М. — Діонисій<br>Зобниновскій, архималдритъ Троицкаго-Сергіева монастыря (нынъ Лавры). Исто-<br>рическое изслѣдованіе преподавателя Тверской духовной семинаріи Дмитрія<br>Скворцова. Тверь. 1890. С. — Тикноръ. Исторія испанской литературы. Томъ III. Мо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|       | сква. 1891. В—а. — Павелъ Строевъ. Описаніе рукописей монастырей Волоколам-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

См. савд. стр.

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CTP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| скаго, Новый Іерусалимъ, Саввина Сторожевскаго и Пафнутьева-Боровскаго. Со-<br>общилъ архимандритъ Леонидъ, съ предисловіемъ и указателемъ Николая Барсу-<br>кова. Спб. 1891. В. Б.— Князь Л. Л. Голицынъ и С. С. Краснодубровскій. Укекъ.<br>Доклады и изслёдованія по археологіи и исторіи Укека. Саратовъ. 1891. С.                                                                                 | 716 |
| XIV. Историческія мелочи: Каролина Великобританская— жена Георга IV.— Людовикъ XIV, Карлъ II и его французская метресса.— Маратъ, какъ ученный                                                                                                                                                                                                                                                         | 749 |
| XV. Заграничныя историческія новости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 757 |
| XVI. Смёсь: Двадцатипятильтіе двятельности новыхъ судебныхъ установленій.—За-<br>бытая историческая могила.—Засёданіе въ Историческомъ Обществъ. —Диспутъ<br>въ университетъ. — Общество любителей древней письменности. — Открытіе<br>кассы взаимономощи литераторовъ и ученыхъ.—Некрологи: А. Д. Блудовой, Н. В.<br>Шелгунова, Н. И. Куликова, Е. П. Блаватской, Л. В. Дорна, И. С. Костемеревскаго. | 765 |
| XVII. Замътки и поправки: І. Къ портрету поэта К. Н. Ватюшкова.—II. По поводу стихотвореній Одынца. Стамислава Завадскаго.— III. Къ воспоминаніямъ о Полежаєвъ                                                                                                                                                                                                                                         | 773 |
| ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Портретъ К. Н. Батюшкова. 2) Книжное дёло и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

# Отъ Комитета Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетъ.

книжныхъ магазиновъ «Новаго Времени» А. С. Суворина.

Историческое Общество при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетъ предприняло изданіе періодическаго сборника подъ названіемъ «Историческаго Обозрънія», поручивъ редактированіе его своему предсъдателю профессору Н. И.

Карвеву.

Желая, чтобы въ этомъ изданіи были сосредоточены извёстія о всёхъ вновь выходящихъ въ Россіи историческихъ книгахъ, Комитетъ Общества обращается къ авторамь издателямъ историческихъ книгъ съ покорнъйшей просьбой присылать въ Общество свои труды (начиная съ помъченныхъ 1891 г.), съ краткимп ими самими составленными замътками (Selbstanzeigen) объ этихъ трудахъ размърами отъ нъсколькихъ строкъ до печатной страницы, дабы въ «Историческомъ Обовръніи» могла вестись систематическая библіографія съ краткими указаніями на содержаніе обозначаемыхъ въ ней трудовъ въ томъ случав, если присланная книга не найдетъ рецензента, будетъ напечатана (цёликомъ, въ изложеніи или сокращеніи) замътка ея автора, для чего такія замътки должны содержать въ себъ то, что обыкновенно авторами пишется въ предисловіяхъ. Самыя книги будутъ поступать въ библіотеку Общества. Посылки могутъ быть адресованы (завазными бандерольными отправленіями) на имя Н. И. Каръва въ С.-Петербургскій университетъ (въ іюнъ, іюлъ и августъ на Воскресенскую почтовую станцію Смоленской губ., Сычовскаго уъзда).

#### ВЫШЕЛЪ ВЪ СВЪТЪ

второй томъ "Историческаго Обозрѣнія", сборника Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетъ, изд. подъ ред. Н. И. Карѣева. Цѣна 2 руб. (складъ при типографіи М. М. Стасюлевича. С.-Петербургъ. Васильевскій островъ, 5 линія, д. 28).

СОДЕРЖАНІЕ. Іосифъ II-й и философія XVIII в., А. М. Ону. Общество голодовки, Г. Е. Аванасьева. Политическая экономія и теорія историческаго процесса, Н. И. Карпева. Историческое общество дітописца Нестора въ Кієвъ, Л. И. Нестроева. Программа историческаго курса въ русскихъ и нівкоторыхъ заграничныхъ гимназіяхъ, В. Н. Беркута. Новооткрый трактатъ Аристотеля объ авинской демократіи, В. И. Бузескула. Обзоръ литературы по русской исторіи за 1888 и 1889 г. А. И. Браудо. Историческая хроника. Мелкія замітки. Историческое Общество при С.-Петербургскомъ университеть въ 1890—91 гг. Отчеть о засіданіяхъ исторической секцій учебнаго отділа Общества распространенія техническихъ знаній въ Москвів за осенній семестръ 1890 года.

Имъется въ продажъ І-й томъ. Цъпа 2 руб. 50 коп. Томъ третій предположено выпустить въ декабръ.



# "НОВАГО ВРЕМЕНИ"

въ Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ и Одессѣ

поступиль въ продажу

## СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ

содержанія

# "ИСТОРИЧЕСКАГО ВЪСТНИКА"

за 1880—1889 годы

(ЗА ДЕСЯТЬ ЛВТЪ ИЗДАНІЯ)

Цъна 2 р.



# СОДЕРЖАНІЕ СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

## (АПРЪЛЬ, МАЙ, ІЮНЬ).

| 7                                                                                                                     | CTP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Фамильная хроника Воротынцевыхъ. Часть вторая. Гл. VIII—                                                              |     |
| XIII. Часть третья. Гл. I—XI. (Продолженіе). Н. И. Мер-                                                               |     |
| деръ (Северинъ) 5. 281                                                                                                | 539 |
| Исторія одного письма. (Изъ литературныхъ воспоминаній).                                                              | ,   |
| А. А. Виницкой                                                                                                        | 27  |
| А. А. Виницкой                                                                                                        | 42  |
| Воломинонія опинанти Имперення посторя П. И.                                                                          | 42  |
| Воспоминанія артистки Императорских в театровъ Д. М. Лео-                                                             |     |
| новой. Гл. X и XI. (Окончаніе)                                                                                        | 73  |
| 110 Южно-Уссурискому краю. Гл. 111. (Окончаніе) А. В. Ели-                                                            |     |
| съева                                                                                                                 | 86  |
| Иллюстраціи: Ущелье въ верховьяхъ Патахевы.—На низовьяхъ                                                              |     |
| Сучана.                                                                                                               |     |
| Воспоминанія о поэтъ А. И. Полежаевъ. К. Н. Макарова                                                                  | 110 |
| Карикатуристь Н. А. Степановъ. Гл. VI — VII. (Окончаніе).                                                             |     |
| С. С. Трубачева                                                                                                       | 116 |
|                                                                                                                       | 110 |
| Иллюстраціи: Сенаторъ Харитоновъ (пѣвецъ - любитель).—                                                                |     |
| Поэтъ-чыновникъ Бернетъ. — Странникъ Павелъ Якушкинъ. —<br>Дазаревъ (маэстро Абиссинскій). — Творцы будущей музыки. — |     |
| Вагнеръ и маэстро Абиссинскій, атісо di Rossini—исполняють                                                            |     |
| свою музыку съ будущими музыкантами.—Абиссинскій маэстро                                                              |     |
| доить сирійскую корову. — Диспуть о томь, кто были первые                                                             |     |
| призваные къ намъ варяги-литвины или норманныИ. С. Ак-                                                                |     |
| саковъ и представители художественной и обличительной лите-                                                           |     |
| ратуры.—Журнальные олимпійцы.—Акціонерныя общества при-                                                               |     |
| бъгають къ послъднимъ средствамъ, чтобы поднять акціи                                                                 |     |
| Типъ денежнаго аристократа. — Фонды и трансферты. — Домовла-                                                          |     |
| дълецъ, говорящій річь своимъ жильцамъ передъ новымъ годомъ.                                                          |     |
| Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей въ XVII въкъ.                                                             |     |
| П. М— вева                                                                                                            | 143 |
| Русскія симпатіи въ польской поэзіи. (Неизданныя произве-                                                             |     |
| денія поэта А. Э. Одынца) М. И. Городецкаго                                                                           | 172 |
| Преемникъ Бълинскаго. (Изъ исторіи русской критики) А. А.                                                             |     |
| Мухина                                                                                                                | 186 |
| Илиострація: Портреть Валеріана Николаевича Майкова.                                                                  | 100 |
| , , , <u></u>                                                                                                         | 004 |
| Запросы народа. А. И. Фаресова                                                                                        | 204 |
| Записки Талейрана. Гл. III—VII. (Окончаніе). В. Р. Зотова 214,                                                        | 463 |
| Первое представление «Свадьбы Кречинскаго». (Изъ воспоми-                                                             |     |
| наній артиста императорскихъ театровъ). Ө. А. Бур-                                                                    |     |
|                                                                                                                       | 302 |
| дина                                                                                                                  | 308 |
| Иллюстрація: Убіеніе царевича Дмитрія. Картина профессора                                                             | 000 |
| Венига.                                                                                                               |     |
|                                                                                                                       |     |
| Воспоминанія С. В. Скалонъ (урожденной Капнисть).                                                                     | K00 |
| Гл. I—V                                                                                                               | 999 |
| И. А. Гончаровъ. (Литературная карактериста). К. Ө. Голо-                                                             |     |
| вина                                                                                                                  | 368 |
|                                                                                                                       |     |

| Историческіе силуэты. В. К. П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| вѣка. — Постоялый дворъ въ Юрьевской слободѣ, близь г. Ро-<br>стова (Ярославской губ.). Съ рисунка VIII вѣка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Королева Марія-Антуанетта. (По новымъ даннымъ), Ө. Б. 448, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06  |
| Иллюстраціи: Королева Марія-Антуанетта. По эстамиу въ краскахъ Жанине. Видъ замка Тріанонъ. (Съ лвваго берега рвки со стороны храма любви). По гравюрв Нэя съ рисунка Леспинаса. — Башня Мальборо въ Тріанонв. По фотографіи съ натуры. — Марія-Антуанетта въ костюмв фермерши. По гравюрв Рюотта. — Людовикъ XVI. Съ гравюры Ноэля-Ле-Миръ, исполненной по картинв Дю-Плесси. — Елизавета, сестра Людовика XVI. Съ гравюры де Буазо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Исторія одной книги. (Отрывокъ изъ воспоминаній). А. Д. Га-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| лахова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94  |
| Дунханскій партизанъ Да-ху Баянъ-хуръ. Г. Е. Грумъ-Гржи-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26  |
| Иллюстрація: Изображеніе дракона, — эмблемы высшей китай-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ской власти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Страничка изъ литературныхъ воспоминаній. (По поводу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| статьи С. С. Трубачева «Карикатуристь Н. А. Степа-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 882 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91  |
| Иллюстраціи: Графъ Мольтке въ 1890 году. — Мольтке въ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1859 г.— Мольтке въ 1870 г.— Мольтке въ 1869 г.— Графъ Мольтке<br>въ своемъ рабочемъ кабинетъ въ главномъ штабъ. — Импера-<br>торъ Вильгельмъ у смертнаго одра графа Мольтке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| КРИТИКА И БИБЛЮГРАФІЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Историческое Обозрвніе. Сборникъ Историческаго Общества при Императорскомъ СПетербургскомъ университетв за 1890 г. Томъ первый. Спб. 1891. С. А—ва. — В. Ренненкампфъ. Конституціонныя начала и политическія воззрвнія княвя Бисмарка. Кіевъ. 1890. В. Латимна. — Новый источникъ для исторіи Аоннъ. Aristotel on the constitution of Athens, ed. by F. G. Kenyon. Printed by order of the trustees of the British Museum. 1891. А. Н. Деревициаго. — Военная географія и статистика Макелоніи и сосёднихъ съ нею областей Балканскаго полуострова. Составилъ болгарскаго генеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Бендеревъ. 1891. Н—аго. — А. Забёлинъ. Вёковые опыты нашихъ воспитательныхъ домовъ. Спб. 1891. С. — А. Зерцаловъ. О мятежахъ въ городё Москвё и въ селё Коломенскомъ 1648, 1662 и 1771 гг. Москва. 1890. В. Латима. — Souvenirs du baron de Barante. 1782—1866. І. Paris. 1890. А. Трачевскаго. — Славянскій календарь на 1891 годъ. Изданіе СПетербургскаго Славянскаго Благо- |     |

TP.

ложеніемъ снимка со старинной карты Сибири. Издаль Г. Юдинъ. Москва. 1890. А. Терновича. — Николай Владиміровичъ Станкевичъ. Москва. 1890 Ар. М.—Настольный -энциклопедическій словарь. Объяснение словъ по всёмъ отрослямъ знанія. Изданіе Гарбеля. Тринадцать выпусковъ. Москва. 1890—1891. А.—Бож. В. З.—Сертъй Атава (Терпигоревъ). I) Историческіе разсказы и воспоми-нанія: II) Двъ повъсти: 1) Безъ воздуха и 2) На старомъ гифадъ (приложение къ иллюстрированному журналу «Родина» № 1, январь 1891 г.). Спб. 1891. С. Т.-Графъ Алексисъ Жасминовъ (В. Буренинъ). Хвостъ. Спб. 1891. В-ва. - Красноярскій округъ Енисейской губерніи. Очеркъ Н. В. Латкина, члена Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Спб. 1890. С. А-ва.-Расходная книга Патріаршаго Приказа кушаньямъ, подававпимся патріарху Адріану и разнаго чина лицамъ съ сентября 1698 по августъ 1699 года. Изданіе И. А. Вахрамвева. Москва. 1890. А. К.—Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ съ адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическими видами г. Кіева. Изд. 2-е В. Д. Бублика. Кіевъ. 1890. В. Б.-Казаки. Донцы. Уральцы. Кубанцы. Трецы. Очерки изъ исторіи и староказацкаго быта. Составиль К. К. Абаза. Спб. 1890. Ф. Неслуховскаго. — Е. В. Кузнецовъ. Сказанія и догадки о христінаскомъ имени Ермака. (Извлечено изъ №№ 40, 42, 44 и 50 «Тобольскихъ губ. вѣдом.» 1890). А. Терновича.—Debidour. Histoire diplomatique de l'Europe. 1814—1878. 2 vol. Paris. 1891. А. Трачевскаго.—Историческій обзоръ Туркестана и поступательнаго движенія въ него русскихъ. А. И. Макшеевъ. Спб. 1891. А. П.—Четыре войны. П. Алабинъ. Часть II. Походныя ваписки 1853 и 1854 годовъ. Спб. 1890. А. П.—Санкритскія поэмы соч. Калидасы. — Сакунтала. Рагу-Вонча и Мега-Дута. Перевель Н. Волоцкой. Вологда. 1890. с. А—ва.—Полное собраніе постановленій и распоряженій по въдомству православнаго исповъданія Россійской Имперіи. Томъ VII. Спб. 1890. с. А—ва.—Великій князь Георгій Михаиловичь: «Монеты царстованій императора Павла I и императора Александра I». Спб. 1891. Н. Лихачева.—Великій князь Георгій Ми-ханловичь: «Русскія монеты 1881—1891 г.» Спб. 1891. Н. Лихачева. - Исторія Государства Россійскаго въ изображеніяхъ державныхъ его правителей, съ краткимъ пояснительнымъ текстомъ. Рисунки профессора исторической живописи Императорской Академій Художествъ В. П. Верещагина. Спб. 1891. П. Полевого. — Россія и русскій дворъ въ первой половинѣ XVIII вѣка. Записки и замѣчанія графа Эрнста Миниха. Изданіе редакціи журнала «Русская Старина». Спб. 1891. с. ш.-Нижегородский Сборникъ, издаваемый нижегородскимъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ, подъ редакціею дъйствительнаго члена и секретаря комитета А. С. Гацискаго. Т. Х. Нижній Новгородъ. 1891. А. Л.-Д. Н. Анучинъ. Къ исторіи ознакомленія съ Сибирью до Ермана. Древнее русское сказаніе «О человъцъхъ незнаемыхъ въ восточнъй странь». Археолого-этнографическій этюдъ. Съ 14 рас. въ текстъ. Моква. 1890. В. б. — Всеобщая исторія литературы. Выпускъ XXV. Скандинавская и турецкая литература. Спб. 1891. В. 3.— Сборникъ историческихъ матеріаловъ, извлеченныхъ изъ архива собственной Его Императорского Величества канцелярін. Выпускъ третій. Издань подъ редакціей Н. Дубровина. Спб. 1890. В. 5.—О поков воскреснаго дня. Доцента Московской Духовной Академіи Александра Біляева. Харьковъ. 1891. С.— Иванъ Яковлевичъ Порфирьевъ. Бографическій очеркъ и рѣчи при погребеніи. Казань. 1891. Ар. М.—Исторія Эллинизма. Сочиненіе І. Г. Дройзена. Переводъ М. Шелгунова съ французскаго дополненнаго авторомъ, изданія, подъ редакціей А. Буше-Леклерка. Томъ первый. Исторія Александра Великаго. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва. 1891. С. А-ва. — Очерки современ-

ной умственной жизни. А. Въляева. Харьковъ. 1891. **Ар. М.** — Діонисій Зобниновскій, архимандрить Троицкаго-Сергіева монастыря (нынъ Лавры). Историческое изследованіе преподавателя Тверской духовной семинаріи Дмитрія Скворцова. Тверь. 1890. С.—Тикноръ. Исторія испанской литературы. Томъ III. Москва. 1891. В-а. — Павелъ Строевъ. Описаніе рукописей монастырей Волоколамскаго, Новый Герусалимъ, Саввина-Сторожевскаго и Пафнутьева-Боровскаго. Сообщилъ архимандритъ Леонидъ, съ предисловіемъ и указателемъ Николая Барсукова. Спб. 1891. В. Б. — Князь Л. Л. Голицынъ и С. С. Краснодубровскій. Укекъ. историческія мелочи: Трагикомедія королевы. — Какъ погибла венеціанская республика. — Женскій бунть въ 1795 г. — Изъ исторіи китайскихъ перемоній въ Европъ. — Изъ воспоминаній о принцъ Жеромъ Наполеонъ — Князь Бисмаркъ и принцъ Наполеонъ въ 1866 году. — Тайны Оленьяго парка при Людовикъ XV. — Изъ исторіи бълить и румянъ. — Каролина Великобританская — жена Георга IV. — Людовикъ XIV, Карлъ II и его французская метъсска — Марати какъ упецьій 254 50 ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ. . . 265, 510, 757 СМЪСЬ: Историческое Общество. — Памятники древности Вятскаго края. — Славянское Общество. — 25-тильтіе житомірской публичной библіотеки. — Новое пріобретеніе Публичной Библіотеки. — Открытіе Каракорума. -- Антропологическое Общество. -- Общество любителей древней письменности, -- Археологическое Общество. — Диспутъ въ университетъ. — Публичныя лекціи въ Вар-шавъ. — Церковно-историческое древлехранилище въ городъ Вла-диміръ на Клязьмъ. — Дваддатипятилътіе дъятельности новыхъ судебныхъ установленій. —Забытая историческая могила. —Засъсудеоных установлени.—Засытая историческая могила.—Засыданіе въ Историческомъ Обществъ.—Диспуть въ университетъ.—
Общество любителей древней письменности.— Открытіе кассы ваммопомощи литераторовъ и ученыхъ.— Некрологи: Л. Г. Граве, Н. Л. Пущина, К. И. Максимовича, А. А. Корнилова, А. Н. Андреева, П. Г. Ръдкина, Н. П. Васильева, М. А. Дурова, О. А. Дейхмана, П. Н. Петрова, К. Лиске, Ф. Миклопича, А. Д. Блудовой, Н. В. Шелгунова, Н. И. Куликова, Е. П. Влаватской, П. Б. Полна, И. С. Костеменского. Л. Б. Дорна, И. С. Костемеревскаго. . . . . . . . . . . . 272, 519, 765 ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ: Еще нъсколько словъ къ біографіи Шлимана. Сергтя Шлимана.—О происхожденіи слова «галиматья». Вл. Чуминова.—Письмо въ редакцію. — Къ портрету поэта К. Н. Батюшкова. — По по-воду стихотвореній Одынца. Станислава Завадскаго.—Къ воспоми-Выставка древностей въ Императорской Археологической Комиссіи. Е. М. Гаршина. . . . . . . . . . . . . . 534 ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Портреть А. И. Полежаева.—2) Портреть графа А. А. Закревскаго.—3) Портретъ К. Н. Батюшкова.—4) Месть карбонаріевъ. (La Savelli). Романъ изъ временъ второй имперіи во Франціи. Жильбера Огюстэна-Тьерри. Переводъ съ французскаго. Часть третья.

Гл. І—Х. (Окончаніе).—5) Книжное дело и періодическія изданія въ Россіи въ 1890 году. Л. Н. Павленкова.





КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШКОВЪ.

дозв. ценз. спв., 13 мая 1891 г.





## ФАМИЛЬНАЯ ХРОНИКА ВОРОТЫНЦЕВЫХЪ ).

#### VII.

АЖДЫЙ ДЕНЬ баринъ съ барышней уходили послъ объда въ бесъдку изъ дикаго винограда, въ самомъ концъ сада.

Онъ книжку съ собой захватить, а она съ рукодъльемъ.

Казачокъ туда имъ раньше и коврикъ снесеть, да передъ входомъ въ бесъдку на траву постелеть, и вазу съ дессертомъ на круглый деревянный столъ, что тамъ стоядъ, поставитъ, и сидятъ они тамъ пока не стемнъетъ.

А по дому, по людскимъ, черноватый тотъ, что баринъ надо всёми старшимъ поставилъ, обходъ завсегда въ это время дёлалъ.

И вотъ разъ, ужъ солнце къ лѣсу склонялось, прошелся онъ по барскимъ хоромамъ, гдѣ окна порастворить приказалъ, гдѣ на паутину да на пыль указалъ слѣдовавшему за нимъ лакею, чтобъ, значитъ, завтра рано утромъ, все пообчистилъ; заглянулъ и въ чайную, и въ буфетную, гдѣ старшіе слуги, пользуясь отсутствіемъ господъ, бесѣдовали между собою, и въ бѣлошвейную—(всюду ему былъ ходъ и вездѣ передъ нимъ должны были отмыкаться двери) повернулъ оттуда опять къ комнатѣ Өедосьи Ивановны, мимоходомъ ко всему прислушиваясь и присматриваясь, и не найдя нигдѣ бывшей домоправительницы, вышелъ въ садъ.

Туть онъ, вытянувь впередъ шею, ныряющей походкой, ворко оглядываясь по сторонамъ и крадучись какъ котъ, выслъживаю-

<sup>1)</sup> Продолженіе. См. «Историческій Вістникъ», т. XLIV, стр. 281.

щій добычу, (озорницы дѣвчонки такъ его котомъ и прозвали), сталъ пробираться, не по аллеямъ, а вдоль изгороди, узенькими тропиночками, а гдѣ и прямо продираясь промежъ кустовъ и деревьевъ, къ тому мъсту, гдѣ была излюбленная господами бесъ́дка.

Мъсто это было одно изъ самыхъ запущенныхъ въ барскомъ саду. Деревья кругомъ разрослись такъ густо и высоко, что можно было совсъмъ близко подойти, никто не замътитъ.

Осторожно и притаивъ дыханіе, пробирался Николай все ближе и ближе. Наконецъ, когда голоса стали совсёмъ явственно доходить до него, онъ насторожился, вытянулъ еще больше шею и замеръ на мъстъ, прислушиваясь.

Господа говорили по-французски, но тъмъ не менъе онъ всетаки долго, долго, болъе часу, стоялъ тутъ и слушалъ.

По временамъ бесъда смолкала и наступала такая тишина, что слышался шелесть листьевъ отъ перелетавшихъ съ вътки на вътку птицъ, шорохи въ травъ, жужжанье осы и пискъ комара.

Барышня сидъла на низенькой скамеечкъ и, пригнувшись къ работъ, съ опущенными на пылающія щечки длинными ръсницами, втыкала наугадъ иголку въ канву, натянутую на маленькихъ ручныхъ пяльцахъ. А баринъ лежалъ на травъ у ея ногъ. Облокотившись на одну руку и поддерживая ладонью голову, онъ смотрълъ на нее пристальнымъ, жгучимъ взглядомъ.

Изръдка только обмънивались они какимъ-нибудь словомъ, не имъвшимъ ни малъйшаго отношенія къ тому, что происходило въ ихъ душъ.

Его ужъ начинала утомлять сдержанная страсть и онъ ръшилъ про себя овладъть Мареинькой не позже нынъшней ночи.

Пройти къ ней въ спальню и запереться тамъ съ нею, ему ничего не стоило. Развъ все здъсь не его? Что захотълъ, то и взялъ, никто перечить ему не посмъетъ.

О сопротивленіи съ ея стороны нечего было и думать. Испугается, разумъется, заплачеть. Но ему такъ легко будеть ее утъщить! Она его любить. И какъ мила! Такъ мила, что можеть быть, долго не надоъсть ему. «Да, сегодня ночью, непремънно», повторяль онъ себъ, не спуская съ нея глазъ и улыбаясь при мысли о предстоявшемъ ему наслажденіи.

Онъ ее такъ берегъ, что она не испытала еще до сихъ поръ прелести поцълуя. Только ручку ея, да и то изръдка, подносилъ онъ къ своимъ губамъ.

Надо же наконецъ разцёловать ее такъ, чтобъ она обезумёла отъ любви въ его объятіяхъ...

Онъ придвинулся къ ней ближе и, вынимая пяльцы изъ ея рукъ, прошепталъ съ улыбкой:

— Полно шить, все равно придется потомъ распарывать, какъ вчера, какъ третьяго дня... — Почему?—машинально спросила она, озадаченная и смущенная перемъной въ его тонъ.

Онъ говорилъ ейты, прижималъ късвоей груди ея руки и глаза его при этомъ загорались какимъ-то дикимъ, страннымъ блескомъ.

— Почему?—переспросиль онь, продолжая улыбаться натянутой улыбкой.—Да потому что ты меня любишь... а я умираю оть страсти къ тебъ...

И, продолжая одной рукой до боли кръпко сжимать ея руки, онъ другой порывисто ее обнялъ.

Она не сопротивлялась, задрожала только съ ногъ до головы и смотръла на него съ испугомъ и мольбой.

А имъ ужъ овладъла страсть. Тяжело дыша и все кръпче и кръпче сжимая ее въ своихъ объятіяхъ, онъ впился въ ея губы жаркимъ поцълуемъ.

Но на поцълуй этоть она не отвъчала. Онъ чувствоваль, какъ ея губы постепенно холодъють подъ его губами и это отрезвило его.

Глаза ея были закрыты, какъ у мертвой, и когда онъ оторвался отъ нея, она выскользнула у него изъ рукъ и упала на траву, блъдная, холодная и неподвижная.

— Мареинька!—глухо прошепталь онъ, въ испугъ пригибаясь къ ней.—Мареинька, что съ тобой? — повторяль онъ растерянно, приподнимая съ травы ея голову и съ ужасомъ всматриваясь въ блъдное, какъ полотно лицо, съ закрытыми глазами и полуоткрытыми побълъвшими губами.

Что это? Обморокъ или смерть? Неужели онъ убилъ ее своимъ первымъ поцёлуемъ? Неужели она никогда больше не очнется? И что ему теперь дёлать? Звать на помощь? Никто не услышить... Бёжать въ домъ за людьми? Оставить ее здёсь одну, безъ чувствъ... Ни за что! Онъ самъ ее донесетъ, на рукахъ.

Но въ ту самую минуту, когда онъ приловчался, чтобы лучше ее охватить, за спиной его послышался шорохъ и между раздвинутыми вътвями сиреневаго куста появилось угрюмое лицо Өедосьи Ивановны.

Онъ опустилъ свою ношу на землю и, отвертывая въ сторону смущенное лицо, сталъ нескладно объяснять, что они преспокойно тутъ сидъли, онъ читалъ вслухъ, а Мареинька вышивала, и вдругъ, она поблъднъла и упала...

- Пустите, сударь, - прервала его на полусловъ старуха.

И насупившись, не поднимая на него глазъ, она отстранила его костлявой, морщинистой рукой отъ бездыханнаго тъла дъвушки.

- Она не умерла? Нътъ?—прошепталъ онъ.
- Обморокъ-съ, отрывисто объявила старуха.

Опустившись на колъни, она пригнулась къ груди Мареиньки и, не поднимая на него глазъ, произнесла сурово:

— Извольте отойти, сударь, имъ надо шнуровку распустить.

Онъ повиновался и отошель на нъсколько шаговъ, за старую липу въ цвъту.

Она этимъ не удовлетворилась.

— Вы бы, сударь, домой шли, да намъ оттуда Малашку прислали,—строго вымолвила она.—А то барышня какъ проснется, да увидитъ васъ, чего добраго пуще прежняго испугается.

Намекъ былъ ясенъ. Старуха откуда-нибудь по близости за ними подсматривала и если даже не видъла, все-таки догадывалась, что между ними произошло.

Ужъ не думаетъ ли она помъщать ему достигнуть цъли? Это было бы забавно! Да онъ съ лица земли ее можетъ стереть, въдь она его кръпостная, эта старуха.

Тъмъ не менъе онъ удалился и исполнилъ ея порученіе, приказалъ попавшемуся ему навстръчу казачку послать Малашку въ бесъдку, а самъ прошелъ въ свою спальню и сълъ съ книгой у открытаго окна, того самаго, что было противъ Мареинькинаго.

Съ тъхъ поръ какъ они познакомились и подружились, окно это днемъ оставалось незавъщаннымъ и часть комнаты была изъ него видна: шкапъ съ книгами, ваза съ цвътами на мраморномъ столъ, а въ глубинъ бълълся край кровати изъ-подъ приподнятаго полога.

Онъ видълъ, какъ минутъ черезъ десять сюда вбъжала Малашка и стала торопливо готовить барышнъ постель, откинула одъяло, взбивала подушки.

Мареинька очнулась, значить, и сейчась ее сюда приведуть, чтобъ уложить въ постель.

Сказала ли она старухѣ о поцѣлуѣ? А если сказала, то въ какихъ выраженіяхъ? И что чувствуетъ она теперь къ нему? Страхъ? Ненависть? Или еще сильнѣе его теперь любитъ?

Какъ прекрасна она была въ обморокъ? Блъдная, съ полуоткрытыми губами, между которыми сверкала бълая полоска зубовъ.

Она, можеть быть, потому лишилась чувствь, что онь слишкомъ крѣпко сжаль ее въ своихъ объятіяхъ? Неловко все это вышло, не красиво, не деликатно. Страсть превратила его въ животное. Не подозрѣвалъ онъ за собою такой необузданности. Что значить деревня и сознаніе силы и власти, оп devient malgré soi un rustre! Въ Петербургѣ онъ совсѣмъ иначе бы себя повелъ.

Но въ Петербургъ нътъ такихъ дъвушекъ какъ Мареинька. Еслибъ ему тамъ сказали, что есть на земномъ шаръ дъвушка, способная упасть въ обморокъ отъ поцълуя, онъ расхохотался бы и ни за что бы этому не повърилъ.

А воть нашлась же такая, на его счастье.

Une sensitive, какая прелесть!

Во всякомъ случат не забыть ей никогда этого перваго поцёлуя. Онъ самодовольно улыбнулся.

И чъмъ дольше заставить онъ ее ждать второго—тъмъ выгоднъе для него.

Онъ станетъ развращать ее, знакомить ее съ прелестями любви, постепенно, исподволь. Это будетъ несравненно интереснъе, чъмъ грубо насладиться ею и потомъ бросить.

Онъ такъ искусно примется за дёло, что падать въ обморокъ отъ его поцёлуевъ она больше не будетъ, о, нётъ!

Размышляя такимъ образомъ, Александръ Васильевичъ прохаживался взадъ и впередъ по комнатъ, вскидывая по временамъ полный любопытства взглядъ на окно Мареинькиной спальни.

Ему хотёлось хоть мелькомъ посмотрёть на нее, когда она туда войдеть.

Но въ ту самую минуту когда она появилась, не успълъ онъ еще разглядъть ея лицо, какъ окно плотно задернулось занавъской.

Это върно Оедосья Ивановна распорядилась.

Костяной ножъ, который былъ у него въ рукахъ (онъ разръзывалъ имъ новую книгу), хруснулъ въ его пальцахъ и разломился пополамъ.

- Ей!—закричаль онъ такъ громко, что дежурный казачокъ, дремавшій въ сосъдней комнать, сорвался съ мьста въ такомъ испугь, что въ первую минуту не зналь въ какую сторону ему метнуться.
- Узнать какъ чувствуеть себя барышня, легче ли ей, да Николая ко мнъ прислать,—приказалъ онъ.

Мальчикъ кинулся со всъхъ ногъ исполнять приказаніе и нъсколько минутъ спустя прибъжалъ назадъ одновременно съ управителемъ.

— Өедосья Ивановна приказали доложить вашей милости, что барышнъ покой нуженъ,—скороговоркой отрапортоваль казачокъ.

Ухмыльнулся ли онъ при этомъ, или это только показалось Александру Васильевичу, но не успълъ онъ договорить, какъ звонкая пощечина чуть не спибла его съ ногъ.

— Вонъ!--затопалъ на него баринъ, ударивъ его еще разъ со всего размаху.

Съ глухимъ воплемъ и съ разбитымъ въ кровь лицомъ, мальчикъ вылетълъ изъ комнаты.

Немного успокоенный удовлетвореннымъ порывомъ гнѣва, баринъ опустился въ кресло.

- Видишь, грубять,—обратился онъ къ управителю.—Подтянуть надо, распущены.
  - Подтянемъ-съ, не извольте безпокоиться, отвъчалъ Николай.
- Эта старуха, Өедосья, она чортъ знаеть, что себъ позволяеть,—продолжаль угрюмо жаловаться баринъ.

- Извъстно, сколько времени здъсь за барыню распоряжалась, ну и возмнила себъ.
- Я ей покажу какая она барыня! процёдилъ сквозь зубы Александръ Васильевичъ.
- И, помолчавъ немного, спросилъ, не поднимая главъ на своего собесъдника:
  - Въдь она въ Кіевъ, кажется, собиралась?
  - Собиралась, это точно, а теперь по всему видно что раздумала.
  - Это почему?—спросилъ баринъ, сдвигая брови.

И сорвавшись съ мъста, онъ снова зашагалъ по комнатъ.

Николай нагло усмъхнулся.

— Да подсматривать ей туть понадобилось за вашей милостью, да съ барышней.

Баринъ какъ вкопанный остановился передъ нимъ.

- Что такое? Подсматривать?— повториль онъ побълъвшими губами, надвигаясь на своего клеврета.
- Точно такъ-съ, прошепталъ этотъ послъдній, осторожно пятясь на всякій случай, назадъ въ коридоръ.
- За мной подсматривать! продолжаль, блёднёя отъ ярости Воротынцевъ. —Такъ скажи ей, старой дурё, что если я хоть разъ поймаю ее на этомъ, до смерти прикажу ее запороть! Подсматривать! Узнаетъ она какъ за мною подсматривать! Мерзавка! Я ей себя покажу!

Голосъ его дрожалъ и обрывался отъ бъщенства.

Приказавъ управителю выйти вонъ, онъ остался одинъ.

#### VIII.

Наступила ночь.

— Чаю!—закричалъ отрывисто баринъ, проходя въ кабинетъ, гдъ камердинеръ зажигалъ свъчи въ канделябръ на каминъ и въ серебряныхъ, низенькихъ подсвъчникахъ на письменномъ столъ.

Мишка на цыпочкахъ вышелъ и притворилъ за собою вплотную маленькую дверь краснаго дерева, что вела въ коридоръ, примыкавшій къ буфетной.

Баринъ съ шумомъ отодвинулъ кресло у стола, опустился въ него и сталъ перебирать груду недочитанныхъ писемъ, лежавшихъ тутъ еще съ прошлой недъли.

Нъкоторыя изъ нихъ онъ даже не удосужился еще распечатать. Вскоръ Мишка вернулся назадъ съ подносомъ, уставленнымъ печеніями, вареньемъ, сливками и большой фарфорой чашкой съ чаемъ.

Отхлебнувъ чай, баринъ поморщился.

- Что за бурда?-сердито спросиль онъ.

«Начинаетъ придираться, бъда!»—подумалъ камердинеръ и нетвердымъ голосомъ отвъчалъ:

- Не могу знать-съ.
- Кто наливалъ? угрюмъе прежняго продолжалъ свой допросъ баринъ.
  - Өедосья Ивановна...

Не успъли эти два слова соскользнуть съ языка Мишки, какъ баринъ такъ отшвырнулъ отъ себя чашку, что она упала и разбилась въ дребезги.

— Не умъетъ чай розлить, такъ зачъмъ суется, старая дура!— закричалъ онъ при этомъ такъ громко, что люди, собравшиеся въ буфетной, вздрогнули и тревожно переглянулись между собой.

Одна только Өедосья Ивановна оставалась невозмутима.

- Вынь изъ шкапа другую чашку, Малашка, обратилась она къ илемянницъ, дожидавшей у стола, съ подносомъ въ рукахъ. Да похозяйничай тутъ за меня. Авось либо чай покажется барину вкуснъе, когда онъ узнаетъ, что не я его наливала, прибавила она съ усмъшкой.
- А барышнъ-то ктожъ постель перестелеть, да раздънеть ихъ?—спросила Малашка.
- Я раздёну, и останусь тамъ съ нею. Не входи, пока тебя не покличатъ.

Өедосья Ивановна прошла къ барышнъ.

- Ну, сударыня, расходился нашъ сахаръ медовичъ, такъ и рветъ и мечетъ,—начала она, останавливаясь у кровати, на которой лежала Мареинька, еще блъдная и слабая послъ обморока и, послъдовавшаго за нимъ, истеричнаго припадка.
- Петькъ все лицо раскровенилъ, два зуба ему вышибъ. Хорошо, что кулакомъ въ глазъ не попалъ, на всю бы жизнь несчастнымъ сдълалъ. Любимую чашку покойницы барыни, изъ которой онъ постоянно чай изволили кушать, разбилъ. Меня старой дурой выругалъ. Завтра, поди чай, и не то еще мы отъ него увидимъ. И все изъ-за тебя, сударыня.

Она смолкла. Молчала и Мареинька.

Барышня не могла еще опомниться отъ случившагося.

Поцълуй, отъ котораго она лишилась чувствъ, до сихъ поръ горълъ на ен губахъ и прожигалъ ее насквозь, когда она вспоминала про него.

А не вспоминать она не могла; ни на чемъ другомъ мысли не останавливались.

Закроетъ глаза—еще хуже, такъ вотъ и кажется, что блъдное, искаженное страстью лицо, съ помутившимися глазами, опять передъ нею, близко-близко. Такъ близко, что она чувствуетъ на себъ горячее, прерывистое дыханіе, а сильныя руки опять до боли кръпко

прижимають ее къ груди, и снова мутится умъ, кровь отливаетъ къ сердцу, и жутко, холодно и сладко, невыразимо сладко.

— Ты хотёла знать, какъ мать твоя себя погубила?—начала, помолчавъ Өедосья Ивановна.—Вотъ также, какъ и тебя сегодня цёловаль нечестный человёкъ, да улещивалъ всячески. А какъ прознали про ея позоръ, да взъёлись на нее всё, онъ самъ первый и отвернулся отъ нея. Всё они такіе, имъ бы только дёвицу несчастной сдёлать. Какъ она, бёдная, мучилась-то! Какъ терзалась, страсть! Отъ стыда да отъ горя и умерла.

Слушая ея, у Мареиньки отъ ужаса все шире и шире раскрывались глаза.

— Женатый быль, дъти, супруга законная,—продолжала старуха.—Да хоть бы и холостой, тоже бы не женился. На такихъ дъвицахъ, которыхъ до вънца цълуютъ, не женятся.

Каждымъ своимъ словомъ она точно ножемъ ръзала по сердцу свою слушательницу.

Мареинька плакала.

— «Чтожъ это будетъ»,—спрашивала она себя съ отчаяньемъ.— Она его любитъ, душу за него готова отдать, онъ ей такъ милъ, что она не можетъ житъ безъ него, а онъ хочетъ ее погубитъ... За что? Что дълать! Господи, что дълать!

Но Өедосья Ивановна была неумолима.

— Ты думаешь, онъ унялся?—продолжала она.—Какъ бы не такъ? Вотъ увидишь, позлится, позлится, да опять за прежнее примется, если ты здъсь останешься. Станетъ тебя всячески улещивать, несчастнымъ прикинется, прощеніе будетъ просить, а ты и простишь, и потеряешь себя. Какъ мать твоя себя потеряла, такъ и ты. У ея злодъя жена была, а у твоего невъста есть...

#### — Невъста!

Отъ боли, сердце у Мареиньки такъ сжалось, что слово это воплемъ вылетъло у нея изъ груди.

— А ты какъ думала? Эхъ ты, глупая, глупая! Невъста у него княжна, стариннаго, знатнаго роду, важнаго князя дочь и сама фрейлиной при императрицъ состоить. Зовуть ее Марьей Леонтьевной, а по фамиліи Молдавская. Тъхъ самыхъ князей Молдавскихъ, что у насъ бывали, когда мы еще съ покойницей барыней въ Петербургъ жили. Мишка говоритъ — красавица. Давно ужъ нашъ-то за нею волочится. У нихъ въ домъ его всъ за жениха считаютъ, и знакомые господа и челядь. А если таперича заминка промежъ нихъ вышла, такъ изъ-за него же, не потрафила она ему чъмъ-то, гордости-то видно и въ ней много, вотъ онъ и обозлился, взялъ отпускъ, да и уъхалъ. Жестокимъ передъ ней прикидывается, амбицію свою выказываетъ, чтобъ тянулись за нимъ. И безпремънно потянутся, потому что такихъ жениховъ, какъ онъ, даже и въ Петербургъ мало, ужъ богатъ больно. Вотъ поживетъ

нашъ соколъ здёсь до осени, нацёлуется съ тобою вдосталь, погубитъ такъ, что отъ стыдобушки тебё котъ топиться такъ въ ту же пору, а самъ и укатитъ себё въ Петербургъ, да на княжнё на своей женится, а ты тутъ одна, да опозоренная, пропадай себё пропадомъ, ему что! Онъ еще издёваться надъ тобой съ молодой женой станетъ, вотъ, скажетъ, дура какая нашлась, деревенщина, повёрила, что я могу ее полюбить...

- Молчи! Молчи! Ради Бога! Сжалься надо мной, спаси меня!—
  зарыдала Мареинька.—Дълай со мной, что хочешь, вези меня куда
  знаешь, только спаси меня!.. Не въ своемъ умъ я, что хочешь, то
  со мной и дълай! И боязно-то мнъ, и тоскливо, и тянетъ къ нему...
  Такъ тянетъ, что вотъ, помани онъ меня только и я сейчасъ къ
  нему побъгу! Знаю, что гибель моя въ томъ, а побъгу!.. Стыдно,
  охъ, какъ стыдно!—лепетала она безсвязно, обнимая старуху, прижимаясь мокрымъ отъ слезъ лицомъ къ ея груди и вздрагивая
  всъмъ тъломъ отъ страха и отчаянья передъ призраками печальнаго будущаго, вызванными передъ нею.
- А ты молись. Дѣло твое такое, что одинъ только Онъ, Господь милосердный, можетъ тебя спасти. А я тебя оставить не могу, потому поручена ты мнѣ на смертномъ одрѣ благодѣтельницей нашей Мареой Григорьевной,—дрогнувшимъ голосомъ отъ подступавшихъ къ горлу слезъ вымолвила Өедосья Ивановна. Молись. Онъ, батюшка Царь небесный, все оттуда видитъ и ни одна сиротская слеза не прольется даромъ...

Долго вела такія ръчи Өедосья Ивановна, до тъхъ поръ пока Мареинька мало-по-малу не успокоилась, не стихла и не заснула.

Тогда, задернувъ на половину пологъ, чтобъ свътъ отъ лампады не безпокоилъ барюшню, старуха стала на молитву передъ кіотомъ.

Время шло, а она все клала земные поклоны и шептала съглубокими вздохами:

— Мать Царица небесная, заступи и помилуй! Спаси и помилуй!

Въ домъ всъ огни погасли, наступила мертвая тишина, а она все молилась.

Слезы градомъ катились по ея блёдному, морщинистому лицу, а темные лики въ свётлыхъ, блестящихъ ризахъ, передъ которыми она изливала свою душу, смотрёли на нее спокойно и торжественно строго.

— Да будеть воля Твоя! Да будеть воля Твоя! Защити и подкръпи, спаси и помилуй!—продолжали шептать ея губы, но мысли стали мало-по-малу отбиваться въ сторону.

«Надо скоръе вывезти сироту отсюда и поставить ее подъ такую върную охрану, гдъ бы ему ее не достать. Скоръе, пока въ немъ гнъвъ еще не остылъ. Какъ опомнится, да зачнеть съ лестью къ ней подбиваться, пропала ея головушка. Забудетъ Мареинька и страхъ, и стыдъ, все забудетъ. Любитъ въдь она его, голубка, охъ, какъ любитъ! Что захочетъ, то и подълаетъ съ нею, не сможетъ она ему супротивничать, да и не съумъетъ, гдъ ей! Въ своемъ-то имъніи, да въ одномъ съ нею домъ, Господи! Да надо только дивиться, какъ это ее Господь сохранилъ до сихъ поръ! Въдь баринъ!..»

У двери послышался шорохъ.

Старуха стала съ ужасомъ прислушиваться. Ужъ не онъ ли, баринъ?

Хорошо, что она не забыла задвинуть изнутри задвижку.

Но въдь онъ можетъ приказать отпереть. Она не послушается другого позоветь, въдь баринъ.

Ручка у двери зашевелилась. Пробуеть отворить, значить.

Что туть дълать? И вдругь, барышня проснется?!.

Она оглянулась на кровать—спить, слава Богу, умаялась, спить кръпко.

Въ волненіи своемъ Өедосья Ивановна совстви забыла про другую дверь, что вела къ потайной лъстницъ и когда дверь эта, вдругъ, растворилась, она чуть не вскрикнула отъ испуга.

Ей представилось, что Александръ Васильевичъ успълъ объжать кругомъ и проникъ сюда другимъ ходомъ.

Она похолодъла отъ ужаса при этой мысли.

Но это была Малашка, а не онъ.

Въ одной сорочкъ, съ распущенной косой и выпученными отъ страха глазами, дъвушка, остановившись на порогъ, подзывала ее знаками къ себъ.

— Тетенька, миленькая!

Это было произнесено очень тихо, но Оедосья Ивановна ее услышала и, не переставая оглядываться на дверь съ шевелившейся ручкой, подбъжала къ племянницъ.

- Баринъ сюда пошли... Мы съ Мишей видъли... Легли почивать, свъчку задули, а тамъ, полежали, полежали, да въ туфляхъ на босую ногу и въ халатъ, изъ спальни тихонечко вышли. Мимо насъ прошли, мы притаились,— шептала Малашка, захлебываясь отъ волненія и не замъчая, что она выдаетъ тайну своихъ отношеній къ красивому камердинеру.
- Знаю, вотъ онъ! кивнула Өедосья Ивановна въ сторону двери съ шевелившейся ручкой.
  - Ахъ ты, Господи!-всплеснула руками Малашка.
  - Задвижка заложена, оттуда не отпереть.
  - А вдругъ, да они поналягутъ, крючокъ-то и соскочить!
- Я туть буду. При мив онъ ее не тронеть, возразила Өелосья Ивановна.

Чъмъ ближе наступала опасность, тъмъ она дълалась ръшительнъе.

— Родная! Да съ вами-то, съ вами-то что за это будеть, —продолжала съ возростающимъ волненіемъ шептать Малашка. — Въдь вы не знаете, онъ грозилъ васъ до смерти запороть... Миша слышалъ. Если, говоритъ, подсматривать за мной станетъ, до смерти прикажу запороть. Это онъ управителю сказалъ. А этотъ развъ посмотритъ, что вы старенькая; его родную мать заставятъ съчь, онъ и ее высъчетъ.

Старуха судорожно стиснула губы и не проронила ни слова.

— Миша говорить: уговори ты ее это дёло бросить, все равно онъ на своемъ поставить, баринъ вёдь,—продолжала шептать Малашка.

И вдругъ, она въ ужасѣ смолкла. Ручка двери, съ которой они обѣ не спускали глазъ, задергалась сильнѣе, и дверь затрещала подъ напоромъ сильнаго плеча.

— Сейчасъ задвижка соскочить! Сейчасъ, сейчасъ! Тетенька, миленькая, бъжимъ скоръе... Убьеть онъ насъ до смерти! Миленькая, бъжимъ!

Дрожа отъ страха Малашка схватила старуху за руку и что есть силъ тащила ее за собой въ темный проходъ къ потайной лъстницъ.

А съ противоположной стороны задвижка, какъ будто начинала подаваться. Өедосья Ивановна вырвалась отъ племянницы и, приказавъ ей скрыться съ глазъ долой, ръшительной походкой подошла къ двери, сняла крючокъ и очутилась лицомъ къ лицу съ бариномъ.

- Что вамъ угодно, сударь? Барышня нездоровы и недавно только започивать изволили,— произнесла она почтительно, но твердо.
- Мнъ угодно, чтобъ завтра же духу твоего здъсь не было, слышишь? задыхаясь отъ ярости, прошепталъ Александръ Васильевичъ.
- Слушаю, сударь,—покорно отвъчала старуха, продолжая загораживать собою проходъ въ дверь.
- До смерти прикажу тебя запороть, если ты завтра къ вечеру не уберешься.
- Какъ вашей милости угодно будеть, все также спокойно и почтительно отвъчала она.
- Просилась въ Кіевъ, ну, и ступай. Зачёмъ осталась? Подслушивать да подсматривать за мной. Да какъ ты смёвшы! Я за это и родичей-то всёхъ твоихъ разворю, стариковъ въ Сибирь сошлю, а молодымъ лобъ забрёю, чтобъ отъ поганаго твоего отродья и слёда здёсь не осталось! Вы меня еще не знаете, я вамъ покажу, что значить настоящій баринъ! Нужно будетъ, пожелаю—ни передъ чёмъ не остановлюсь, всёхъ сокрушу, а на своемъ поставлю!

Она слушала его молча, все ниже и ниже опуская голову, по мъръ того, какъ онъ говорилъ. Не изумляли ее эти бъщеныя, безчеловъчныя ръчи, недаромъ прослужила она весь свой длинный въкъ господамъ. Слышала она такія ръчи и отъ прадъда его и отъ дъда, и отъ отца его, заръзаннаго хохлами въ Малороссіи.

И этотъ такой же строптивый какъ и тъ. И такой же красивый да развратный. Много оъдъ надълаеть на своемъ въку!

А у барина, между тъмъ, порывъ бъщеной страсти, сорвавшій его съ постели и потянувшій его къ Мареинькиной комнатъ, постепенно стихая, переходиль въ досаду на себя за то, что онъ такъ нелъпо себя ведеть.

Чортъ знаетъ, что за глупую роль онъ изъ себя разыгрываетъ съ сегодняшняго вечера! Перепугалъ до полусмерти Мареиньку. Съ этой старухой поставилъ себя въ невозможное положеніе. Теперь ничего больше не остается д'влать, какъ, такъ или иначе, избавиться отъ ея присутствія въ дом'в. Если она добровольно не захочеть уйти, придется употребить силу, д'влать нечего.

— Не въ свое дъло вздумала вмъшиваться, ну, и пеняй на себя, если худо будеть.

Прошентавъ это сквозь стиснутые судорожно зубы, онъ смолкъ. Өедосья Ивановна отошла къ сторонъ. Теперь она ужъ не боялась, что онъ войдеть и испугаетъ Мареиньку. Пока онъ грозилъ ей и злился, она не переставала исподлобья наблюдать за выраженіемъ его лица и видъла, какъ постепенно страсть въ немъ гаснетъ и замъняется мечтательною нъжностью.

Не отрывая глазъ отъ бълъвшагося въ темнотъ края Мареинькиной постели, онъ продолжалъ стоять на порогъ высокаго покоя, тонувшаго въ полусвътъ лампады, теплившейся передъ образами.

Отъ завядающихъ цвътовъ въ водъ, аромать быль бы нестерпимо силенъ, еслибъ ночная свъжесть не проникала сюда черезъ занавъску, спущенную передъ открытымъ окномъ.

Самыя разнообразныя мысли и чувства тёснились въ его душё. Мысленно переживаль онъ весь минувшій день, съ ранняго утра, когда срывая вмёстё съ нею цвёты, вянувшіе теперь въ нёсколькихъ шагахъ отъ него, ему было такъ отрадно любоваться ея свёжестью, граціей и невинностью. Потомъ, передъ обёдомъ, вернувшись съ поля, онъ ей что-то разсказываль, и она его слушала съ выраженіемъ такого дётскаго возсторга и довёрія! И тутъ, онъ ничего еще, кром'є желанія дольше, какъ можно дольше, гляд'єть въ эти милые, невинные глазки, ничего не ощущаль.

И какъ онъ былъ счастливъ тогда!

А потомъ воскресла передъ нимъ сцена въ бесъдкъ. Какъ ему, вдругъ, захотълось поцъловать ее и какъ она испугалась выраженія его лица, какъ задрожала и какими умоляющими глазами смотръла на него въ то время, какъ онъ ее все ближе и ближе прижималъ къ себъ!

Стоитъ только сдёлать нёсколько шаговъ и Мароинька опять будетъ въ его объятіяхъ, нёжная, покорная, вся трепещущая отъ счастья и любви...

Но тутъ была эта старуха, возиться съ нею, выталкивать ее вонъ изъ комнаты, ему претило. Александръ Васильичъ подумалъ, что завтра въ это время ему ужъ никто не будетъ мѣшать и ушелъ въ свою спальню.

#### IX.

На слъдующее утро стало по всему околотку извъстно, что Өедосья Ивановна покидаетъ навсегда Воротыновку и народъ повалилъ со всъхъ сторонъ съ нею прощаться.

Провъдавъ объ отъъздъ своей старой пріятельницы, притащился сюда и Митинька. Но пробыль онъ не долго и, выходя изъ дому, встрътился съ управителемъ, которому ужъ успъли донести объ его появленіи въ господскомъ домъ.

- На долго ль къ намъ, Митрій Митричъ? спросилъ у него черноватый, который при случай умълъ и въжливымъ быть.
- Мимоъздомъ, батюшка, сейчасъ дальше ъду. Лъсъ туть торгую у Куманинскихъ, да вотъ прозналъ, что Оедосья Ивановна наша собралась уъзжать, завернулъ съ нею проститься.
  - Такъ, такъ, одобрительно закиваль управитель.
- Жаль старушку, въдь мы съ ней безъ малаго сорокъ пять годковъ вмъстъ здъсь прожили,—разболтался старикъ.
- Чтожъ дълать! И барину ее жаль, но въдь она объщаніе дала въ Кіевъ помереть?
  - Дала, это точно что дала, согласился Митинька.
  - А барышню видѣли?
- Нътъ, батюшка, не видалъ. Почиваетъ, нездорова, говорятъ. Они распростились. Митинька побрелъ на задній дворъ къ своей телъжкъ, а управитель поднялся на бельведеръ.

Оттуда ему отлично было видно всякаго, кто шелъ по дорогъ изъ села въ барскую усадьбу, и обратно. А ему очень любопытно было знать, кто именно изъ Воротыновскихъ особенно дружитъ съ Өедосьей Ивановной и горюетъ объ ея отъъздъ.

Старуха дъятельно сбиралась въ путь. Онъ даже не ожидалъ отъ нея такой покорности, думалъ, что не мало придется съ нею повозиться прежде, чъмъ она ръшится покинуть насиженное гнъздо и разстаться съ своей барышней.

Должно быть добрую встряску ей закатиль баринь! Александра Васильевича не было дома. Онъ на весь день уёхаль въ Морское, гдъ Дормидонтъ Иванычъ приготовилъ для него забаву—рыбную ловлю тонями.

Морское находилось на берегу широкой, судоходной ръки, въ которой рыбы всякой было тьма тьмущая.

Въ Воротыновку баринъ хотълъ вернуться только ночью. Съ нимъ ъхалъ Мишка, рядомъ съ кучеромъ на коздахъ.

Послѣ неудачной экскурсіи въ Мареинькину комнату, Александръ Васильевичъ спать совсѣмъ не ложился. До зари писаль онъ ей письмо, а потомъ пошелъ купаться и, возвращаясь назадъ черезъ садъ, нарвалъ цвѣтовъ, еще влажныхъ отъ утренней росы; передъ тѣмъ же какъ сѣсть въ тарантасъ, запряженный тройкой, онъ приказалъ управителю передать барышнѣ, когда она встанетъ, письмо съ букетомъ.

Не взирая на безсонную ночь, баринъ ужхалъ въ довольно хорошемъ расположении духа.

Къ слъпому повиновенію со стороны подвластныхъ ему людей, онъ такъ привыкъ съ ранняго дътства, что не сомнъвался въ томъ, что всъ его приказанія будуть исполнены въ точности.

Старуха уъдетъ.

Мареиньку это огорчить конечно, но онъ съумбеть ее утбиить.

Катясь по полямъ, покрытымъ колыхавшимся моремъ дозрѣвающихъ колосьевъ, проѣзжая подъ тѣнистыми сводами стараго лѣса и мимо изумрудныхъ луговъ съ рѣчкой, сверкавшей то тутъ, то тамъ, въ лучахъ восходящаго солнца, онъ представлялъ себѣ, что будетъ чувствовать Мареинька, перечитывая его письмо, и счастливая улыбка блуждала на его губахъ.

Писать онъ быль мастерь. Ero billets doux ходили по рукамъ въ Петербургъ и бережно хранились не только тъми, кому они были адресованы, но даже списывались другими, какъ образцы салоннаго красноръчія.

Никто лучше его не умъть сочинить экспромть въ стихахъ, въ альбомъ красавицы, пригласить ее на мазурку, съ такимъ выраженіемъ, точно судьба всей его жизни зависить отъ ея отвъта; а также говорить по цълымъ часамъ и исписывать цълыя страницы, ничего не сказавъ.

Ссора его съ княжной Молдавской произошла именно по поводу такого письма.

Раздраженная его недомолвками и полупризнаніями, послѣ того какъ онъ влюбиль ее въ себя до безумія, гордая дѣвушка стала упрекать его въ неискренности и недовѣрчивости.

— Я плачу довъріемъ только за довъріе, — холодно отвъчаль онь, напирая на слово «только».

Краснъя подъ его взглядомъ, княжна объявила, что ни за что первая не признается въ любви, какъ бы она ни любила.

Онъ пожалъ плечами, скорчияъ огорченную мину, почтительно поклонился ей и вышелъ.

Съ тъхъ поръ они не видались. Но на прошлой недълъ ему привезли изъ города письмо отъ маленькой баронессы, съ описаніемъ страданій этой бъдной Мари Молдавской. Княжна похудъла, поблъднъла и равнодушно слышать о немъ не можетъ. За нею началъ ухаживать Рязановъ, флигель-адъютантъ, но она не обращаетъ на него никакого вниманія. Говорятъ, будто бы она кочетъ поступить въ монастырь.

Письмо оканчивалось вопросомъ: «resterez vous longtemps cruel?» Посланіе это его разсмѣшило и онъ присѣлъ было къ столу, чтобы отвѣчать, но едва только двѣ, три фразы, полныя остроумной ироніи, выскользнули изъ подъ его пера, какъ ему уже надоѣло продолжать забаву и, выдвинувъ ящикъ въ столѣ, онъ бросилъ въ него недописанный листокъ.

Богъ съ нею совсемъ съ этой княжной, съ ея любовью, гордостью, богатствомъ, красотой и требованіями!

Она теперь въ его глазахъ не стоила Мареинькинаго мизинца. Какъ кстати отложилъ онъ на время мысль о женитьбъ.

Разумбется жена не помбшала бы ему ухаживать за Мареинькой, но все же лучше, что онъ свободенъ.

Погода стояла великолъпная. Лошади бъжали бойко; прівхаль онъ въ Морское за полчаса раньше чъмъ предполагаль. Ловля рыбы удалась какъ нельзя лучше; въ тоню, закинутую на счастье Воротыновскаго барина, попалась масса рыбы.

Объть смастерила для дорогого гостя мать Дормидонта Иваныча на славу, а самъ Дормидонтъ показалъ ему преинтересные опыты по хозяйству, но все-таки время тянулось такъ медленно, что дольше чъмъ до шести часовъ Александръ Васильевичъ не въсилахъ былъ оставаться. Но чтобы не прівзжать домой до ночи—онъ тогда только могъ разсчитывать навърняка не застать въ Воротыновкъ Оедосью Ивановну,—онъ приказалъ вхать по дорогъ къ Гнъзду.

Крюкъ былъ порядочный, верстъ въ 15 по крайней мъръ, но лошади отдохнули и такъ хорошо бъжали, что баринъ, время отъ времени, долженъ былъ умърять ихъ ретивость, покрикивая на кучера, чтобы онъ такъ не гналъ.

Ночь надвигалась чудная, душистая и лунная. Издалека увидълъ онъ раскинувшееся среди зелени село, съ маленькою церковью на пригоркъ, возлъ барской усадьбы.

Когда тарантасъ сталъ подъвзжать къ околицъ, было около десяти часовъ; все село спало кръпкимъ сномъ и, кромъ луннаго свъта, отражавшагося мъстами на стеклахъ оконцевъ, нигдъ не видно было огней.

Заслышавъ издали звонъ колокольчика, собаки залаяли.

Полулежа на подушкахъ покойнаго тарантаса съ откинутымъ верхомъ, Александръ Васильевичъ мечталъ о предстоявшемъ свиданіи съ Мареинькой.

Онъ написаль ей, что убажаеть изъ Воротыновки, потому что не въ силахъ дольше переносить мукъ любви; что онъ умоляеть ее его выслушать. Онъ признавался ей въ томъ, что всю прошлую ночь простоялъ у ея двери,—про то, что Оедосья Ивановна стояла тутъ же, онъ не упомянулъ, конечно. Онъ клялся ей, что страданія его такъ невыносимы, что если она не сжалится надъ нимъ, онъ ръшится на все. «Если, вернувшись домой, я не найду отвъта на это письмо, вы никогда больше меня не увидите»...

Можно себъ представить, какое впечатлъніе произведеть на Мареиньку это посланіе! Въдь она такъ невинна и неопытна, что повърить каждому его слову. Ей даже и въ голову не можеть придти, чтобъ онъ лгалъ.

Да онъ и не лгалъ. Любовь разросталась въ немъ все сильнъе и сильнъе. Ни о чемъ не могъ онъ думать, кромъ какъ о Мареинькъ и ко всему, что отвлекало его отъ нея, онъ относился съ гнъвомъ и отвращениемъ.

— Пошелъ! Пошелъ!—закричалъ онъ на кучера, забывая, что за нъсколько минутъ передъ тъмъ, приказыгаль сму ъхать тише.

Лай собакъ, усиливавшійся по мъръ того какъ они приближались къ селу, нестерпимо раздражалъ его. Скоръе хотълось снова погрузиться въ ароматную тишину залитой луннымъ блескомъ ночи.

Кучеръ, приподнявшись на козлахъ, такимъ подбодряющимъ голосомъ затянулъ:— «Эй вы, соколики, выручайте!»—что тарантасъ вихремъ пронесся по улицъ, мимо молчаливыхъ хатъ, завернулъ за церковь съ усадьбой и вынырнулъ на большую дорогу.

Но какъ быстро не промчался онъ мимо чернъвшихъ среди деревьевъ строеній, Александръ Васильевичъвсе-таки замътилъ свъть въ одномъ изъ флигелей господской усадьбы и это удивило его.

- Что туть, живеть кто?—спросиль онь у Мишки, указывая по направленію къ освъщенному флигельку, отъ котораго все дальше и дальше уносила ихъ тройка.
  - Не могу знать-съ, отвъчалъ Мишка.
  - Да ты видёль огонь во флигель, нальво?
  - Вилълъ-съ.
  - Hy?
  - Можетъ кто и живетъ-съ, неръщительно замътилъ Мишка.
- Можетъ кто и живетъ!—передразнилъ его сердито баринъ.— Олухъ! Завтра же узнать, слышишь? — прибавилъ онъ, возвышая голосъ.
  - Слушаю-съ.

Александра Васильевича точно что кольнуло въ сердце, когда свъть въ окиъ заброшенной усадьбы метнулся ему въ глаза.

Это быль тоть самый флигель въ которомъ нѣкогда жила Мароинькина мать.

Строеніе это приходило въ ветхость ужъ и тогда, когда онъ быль здёсь съ бабушкой, 10 лёть тому назадъ, теперь это должно быть руина.

Кому могла быть надобность проникнуть въ эту руину, да еще ночью, со свъчами?

Ужъ не Мареинькъ ли?

Нелѣпость этого предположенія была очевидна, но тѣмъ не менѣе оно, въ первую минуту, такъ всецѣло овладѣло имъ, что онъ чуть было не приказалъ кучеру вернуться въ Гнѣздо. Но сообразивъ, что понапрасну только поставить себя въ неловкое положеніе передъ людьми, а главное пріѣдетъ нѣсколькими минутами позже туда, гдѣ навѣрное уже застанетъ Мареиньку и гдѣ она его ждетъ, онъ прикрикнулъ на кучера, чтобы гналъ впередъ лошадей усерднѣе.

#### X.

Въ Воротыновкъ, не взирая на поздній часъ, не спали. Какое-то особенное движеніе замъчалось не только въ барской усадьбъ, но и на селъ.

У опушки лъса имъ на встръчу попались мужики верхами, что-то кричавшіе и махавшіе руками. И не успъль баринъ спросить у нихъ, что случилось, и куда они скачутъ, какъ они уже скрылись у него изъ виду.

У растворенныхъ настежь воротъ толпились люди; другіе кучками бъжали изъ флигелей, гдъ помъщались фабричные. И чъмъ ближе подъъзжалъ тарантасъ, тъмъ явственнъе доносился до слуха сидъвшихъ въ немъ, гулъ голосовъ и вой какой-то странный.

— Пошелъ! Пошелъ! — повторялъ баринъ.

Стоя въ тарантасъ, блъдный, съ сверкающими глазами, онъ растерянно озирался по сторонамъ.

Жуткое предчувствіе щемило ему сердце. Мареинька что-нибудь надъ собой сдълала: утопилась?... ръчка близко... колодезь подъ окнами...

Онъ не видълъ ее послъ приключенія въ бесъдкъ. Чортъ знаетъ, что могла наговорить ей старуха! О! какой онъ дуракъ, что пропустилъ эту ночь и цълый длинный день, не объяснившись съ нею!

Мысли эти вихремъ проносились въ его мозгу, а плачъ со стонами и причитаньемъ, какъ надъ покойникомъ, все усиливался.

Это по ней плачутъ... надъ ея трупомъ!...

Нътъ, толпа дворовыхъ, съ прибъжавшими изъ села бабами и дъвками, ревъла не надъ Мареинькой, а надъ Өедосьей Ивановной, которую управитель истязалъ въ пустомъ сараъ, при свътъ фонаря и съ помощью двухъ конюховъ изъ людей, прітхавшихъ вмъстъ съ бариномъ изъ Петербурга.

Изъ Воротыновцевъ никто не ръшился бы поднять руку на старуху, всю жизнь считавшуюся самымъ близкимъ человъкомъ къ покойной барынъ Мареъ Григорьевнъ.

Управитель вымучиваль у нея отвъть на вопросъ, предлагаемый передъ каждымъ ударомъ:— гдъ барышня?

Но Өедосья Ивановна молча выносила пытку. Кровь уже текла ручьемъ изъ ея истерзанной спины, она давно перестала стонать, а онъ все еще приказывалъ ее бить.

Громкій ропоть, слезы, крики толпы, тіснившейся у запертой двери сарая, только раззадоривали его еще пуще. Онъ засікь бы ее до смерти, еслибы крики:—Баринь, баринь ідеть, баринь ідеть! не заставили конюховь, исправлявшихь по его требованію роль палачей, остановиться и съ испугомь переглянуться межь собой.

Весь перепачканный кровью своей жертвы выбъжаль управитель изъ сарая на встръчу тарантасу, въъзжавшему на дворъ, среди внезапно воцарившейся тишины.

- Что тутъ у васъ случилось? раздался голосъ барина.
- Старуха... барышню скрыла куда-то,— забормоталъ управитель безсвязно и дрожа отъ страха передъ сверкающимъ взглядомъ барина.
  - «Скрыла»... значить Мареинька жива!... Слава Богу!
  - У Александра Васильевича отлегло отъ сердца.
- Куда жъ она ее скрыла? отрывисто спросилъ онъ, выскакивая изъ тарантаса.

И не дождавшись отвъта, повернулся къ толиъ почтительно разступившейся передъ нимъ, и гнъвно затопалъ ногами.

- Разогнать эту сволочь! Что за сборище? Вонъ отсюда!— запальчиво возвысиль онъ голосъ.
- Да въдь ей, сударь, восьмой десятокъ пошелъ...—послышался голосъ изъ толпы.

Его тотчасъ же поддержали.

- Она при покойницъ Мареъ Григорьевнъ...
- Много ль такому старому человъку нужно...
- По закону не полагается...
- Прочь! Вонъ отсюда!—сурово повторилъ баринъ.—Батожьемъ велю разогнать!

Толпа отхлынула, но совсёмъ не расходилась, а когда баринъ съ управителемъ вошли въ домъ, нёкоторыя изъ бабъ расхрабрились настолько, что стали одна за другой пробираться въ сарай, гдё лежала на рогожё Өедосья Ивановна.

Одинъ изъ парней, истязавшихъ ее, опустившись передъ нею на колъни, держалъ у ея запекшихся губъ желъзный ковшъ съ водой, которую товарищъ его зачерпнулъ изъ ведра у колодца.

- Прости, Христа ради, бабушка; не по своей волъ, шепталъ онъ.
  - Богь простить, --чуть слышно проговорила старуха.

Это были первыя слова, вырвавшіяся у нея съ той самой минуты, какъ управитель узналь, что барышня куда-то изъ усадьбы исчезла.

Сначала онъ допрашивалъ бывшую домоправительницу съ проклятіями и угрозами, а потомъ, отчаявшись сломить ея упорство, потащилъ ее въ сарай и сталъ ее съчь.

Про исчезновеніе барышни стало извъстно въ Воротыновкъ только съ часъ тому назадъ, когда Өедосья Ивановна объявила, что сегодня отсюда не уъдетъ и приказала снимать съ телъги свои пожитки и распречь лошадей.

Объ этомъ сейчасъ же донесли управителю; онъ прибъжалъ, чтобы силой выпроводить старуху, а тутъ ему кто-то шепнулъ, что барышни нигдъ нътъ и поднялась суматоха.

Прежде чъмъ начать расправляться съ Өедосьей Ивановной, онъ кликнулъ людей и самъ обошелъ съ ними всю усадьбу, садъ, домъ, флигеля, но барышни нигдъ не оказывалось.

Сталъ всъхъ допрашивать—не видалъ ли ее кто? Никто ее въ тотъ день не видалъ. Даже Малашку не впускала Өедосья Ивановна въ комнату барышни подъ тъмъ предлогомъ, что она больна и ей нуженъ покой.

Управитель разослаль верховыхъ по всёмъ направленіямъ ее розыскивать, но врядъ ли изъ этого будетъ толкъ. Она можетъ быть съ ранняго утра отсюда выёхала, кто знаетъ?

- Надо полагать, что старичокъ тоть, Митрій Митричь, къ этому д'язу причастень,—говориль управитель, стоя у дверей кабинета, въ то время какъ баринъ прохаживался въ раздумъ взадъ и впередъ по комнатъ.
  - А развъ онъ здъсь былъ?
- Былъ-съ. Завзжать съ старухой прощаться. Утромъ, часа три после того, какъ вы изволили увхать. Надо такъ полагать, у нихъ напередъ было условлено: ему отъвхать въ такое мъсто, где никого встретить нельзя, да и притаиться тамъ, ждать чтобъ барышня вышла, а потомъ вмъстъ и ъхать. Непремънно у нихъ это было давно подготовлено, потому такъ ловко и вышло. А вышла изъ дому барышня не иначе какъ черезъ потайную дверь, что изъ ея комнаты на дворъ выходить. Лъстница такая винтомъ въ стънъ вдълана.
  - Какая лъстница? Развъ тамъ есть потайная лъстница?
  - Есть-съ.
  - Что жъ ты мит раньше этого не сказалъ? оселъ!
- Да я и самъ вотъ только сегодня про эту дверь узналъ. Подъ деревомъ она скрыта; если не сказать, ни за что не найти.

- Когда же ты, болванъ эдакій, мое письмо барышнъ отнесъ?
- Я имъ письма не относилъ-съ. Вы изволили приказать, чтобъ въ собственныя руки имъ передать, а старуха къ ней не пускала, почиваетъ молъ. Пукетъ я имъ черезъ...
- Пошелъ вонъ, дуракъ! оборвалъ его на полусловъ баринъ. Да прислать ко мнъ Өедосью, я ее самъ допрошу, прибавилъ онъ, падая въ изнеможени въ кресло. Ну, иди же, чего ты стоишь?
  - Но Николай не трогался съ мъста.
  - Пошли ко миъ Өедосью, повторилъ баринъ.
- Позвольте вамъ доложить, сударь,—началъ запинаясь управитель,—ей теперича не дотащиться сюда. Я докладывалъ вашей милости, пришлось ее попугать, чтобъ сказала, гдъ барышня.

Александръ Васильевичъ приподнялъ опущенную на руки голову.

- Какъ это попугать? Ты, я надёюсь, не высёкъ же ее?
- Точно такъ-съ, сударь, попугать хотъль, —возразилъ, заикаясь отъ страха и смущенія управитель.
  - Дуракъ!

И вымолвивъ это слово, баринъ не зналъ, что къ нему прибавить. Наступило молчаніе. На душт у него скверность какая-то зашевелилась.

Угрожая запороть до смерти старуху, если она будеть препятствовать его сближенію съ Мареинькой, Александръ Васильевичь не думаль, что доведется приводить эту угрозу въ исполненіе. Но Николай поняль все это иначе и поусердствоваль не въ мъру. Теперь чорть знаеть, что вышло! Старуха еще умреть пожалуй... скажуть, что ее засъкли. Есть, кажется, какой-то законь, воспрещающій подвергать самовольно тълесному наказанію людей, перешедшихь за извъстный возрость? Разумъется никакой отвътственности онь за это не понесеть, доносить на него здъсь некому... А тъхъ, что изъ города пришлють (если пришлють) всегда подкупить можно. А все-таки не ладно вышло. Хорошо что Воротыновка такъ далеко отъ Петербурга и что тамъ никто объ этомъ не узнаеть... Но гдъ же Мареинька? Если старуха умреть, будеть еще труднъе ее розыскать...

Но долго въ неизвъстности его не оставляли. Раздъвая барина на ночь, Мишка, мысленно сотворивъ молитву и помянувъ царя Давида и всю кротость его, доложилъ, что имъетъ къ нему порученіе отъ Өедосьи Ивановны.

- Что такое? Говори, довольно мягко сказаль баринъ.
- Онъ просять васъ не безпокоиться насчеть барышни. Завтра, говорить, я имъ сама скажу, куда я ее скрыла, а таперича пусть прикажуть, чтобъ никого не пытали и нигдъ ее не искали, все равно не найдуть.
- Хорошо,—отрывисто вымолвиль Александръ Васильевичь.— Ступай себъ.

Оставшись одинъ, онъ не легъ въ постель, а долго ходилъ по

кабинету, а потомъ прошелъ въ спальню, остановился у окна, выходившаго на Мареинькину комнату и до тъхъ поръ смотрълъ изъ него, пока не стало свътать.

Туть ужь съ нимъ сдълалась такая тоска по ней и такъ захотълось видъть, если не ее, то по крайней мъръ тъ стъны и вещи, среди которыхъ она жила до сихъ поръ, и подышать тъмъ воздухомъ, которымъ она дышала, что онъ не вытерпълъ и прошелъ черезъ парадные покои въ восточную башню.

Дверь въ Мареинькину комнату, въ попыхахъ обыска, осталась растворенной. Да и не отъ кого ее было запирать теперь—птичка вылетъла изъ клътки.

Эта отпертая дверь и откинутая занавъска у окна, безпрепятственно пропускавшая сюда бълесоватый свъть утренней зари, производили удручающее впечатлъніе.

Теперь только понялъ Александръ Васильевичъ, какъ онъ былъ счастливъ, когда она была въ домъ.

Точно душу вынули изъ стараго дома. Всъ радости жизни выдетъли изъ него вмъстъ съ нею.

Притворивъ за собою дверь, онъ сталъ разсматривать вещи, лежавшія на столахъ и на этажеркахъ. Сорванные имъ вчера утромъ цвѣты блекли въ фарфоровой вазѣ. Между ними не было той крупной розы, распустившейся первой на кустѣ сантифолій, которую онъ помѣстилъ на самое видное мѣсто букета. Она вѣрно взяла эту розу на память объ немъ. О! да она и безъ розы никогда не забудеть его! Вѣдь она его любитъ.

Ему особенное наслаждение доставляло повторять мысленно это слово.

На столикъ у окна лежала раскрытая книга; дальше прислонены были къ спинкъ кресла тъ самые маленькіе пяльцы, которые онъ вынуль у нея изъ рукъ, прежде чъмъ сжать ее въ своихъ объятіяхъ.

Неужели еще двухъ сутокъ не прошло съ тъхъ поръ?

Не върилось, чтобъ это случилось такъ недавно. Онъ столько пережилъ и перестрадалъ за это время, что самъ себя не узнавалъ. Не хотълось ему больше ни бъситься, ни мстить кому бы то ни было, хотълось только, чтобъ она была тутъ, какъ прежде, и навсегда, на всю жизнь.

#### XI.

Когда черезъ нъсколько часовъ Александру Васильевичу прибъжали сказать, что Өедосьъ Ивановнъ худо и что передъ смертью она желаетъ съ нимъ проститься, онъ тотчасъ же отправился внизъ.

Люди, видъвшіе его въ то утро, шопотомъ передавали другъ другу, что на баринъ лица нътъ, такой онъ блъдный и разстроенный.

Съ умирающей онъ заговорилъ первый.

- Скажи мет скорте гдт она,—началъ онъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ,—я хочу на ней жениться.
- Батюшка! Да въдь она тебъ сестра троюродная! простонала старуха.

Онъ съ раздражениемъ передернулъ плечами.

— Она незаконнорожденная мъщанка Васильева, — объявилъ онъ насупившись. — Бракъ будетъ законный.

Өедосья Ивановна взодхнула.

- Какъ твоей милости будетъ угодно, ты баринъ, твоя и воля, и власть, а только...
  - Гдъ она?--нетерпъливо перебилъ онъ ее.
- Теперича она въ городъ, сударь, у Бутягина Петра Захарыча. А ночь, съ Митинькой, въ Гнъздъ переночевала...

Сердце не обмануло его. Это для нея горъли свъчи въ покинутой усадьбъ.

А старуха между тъмъ продолжала:

- Не хотъла вчера сказывать, чтобъ въ погоню за ней не послади, да назадъ не привезли. Въдь объть съ насъ взяла на смертномъ одръ покойница Мареа Григорьевна, чтобъ сироту соблюсти, ну вотъ я...
- Я не давалъ приказанія тебя наказывать, это Николай отъ себя; и онъ за это въ отвътъ будетъ, съусиліемъ проговориль баринъ.
- Знаю, батюшка, знаю. Что ужъ обо мий! Мий все равно не долго оставалось жить, а воть ты ее-то, ее-то ты пожалый, сироту. Если не для нея, такъ для покойницы бабушки, да для матери ея, мученицы... Объ онъ тамъ у престола Всевышняго...

Она хотъла приподняться, чтобъ поклониться ему, но не могла. Силы покидали ее и тънь смерти ложилась на блъдное лицо съ обострившимися чертами.

— Да я же тебъ говорю, что женюсь на ней, чего тебъ еще?— сказаль онь, дълая знакь, чтобъ она лежала спокойно.

Она хотъла что-то сказать, но сдавила слова, рвущіяся у нея изъ груди, а только продолжала пристально смотръть на него, съ мольбой въ глазахъ.

— Не въришь? — спросиль онъ съ усмъшкой. Она молчала.

— Ну, даю тебѣ въ этомъ честное слово русскаго дворянина, — торжественно произнесъ онъ. — И вотъ тебѣ кресть, что такъ и будетъ. Когда онъ перекрестился, она успокоилась.

Къ вечеру Өедосья Ивановна умерла, а въ ту же ночь баринъ убхалъ въ городъ.

Н. Мердеръ (Северинъ).

(Окончаніе въ слъдующей книжкь).

~~~~~



# исторія одной книги.

(Отрывокъ изъ воспоминаній).

Habent suum fatum libella.

У КНИГЪ есть своя судьба... Имъта ее и моя «Русская Христоматія», вышедшая первымъ изданіемъ въ 1843 году. Но прежде чъмъ приступить къ разсказу о томъ, что выражаетъ эпиграфъ, я дозволю себъ маленькое отступленіе.

Въ «Старой записной книжкъ» князя П. А. Вявемскаго помъщенъ слъдующій забавный анекдоть:

«Когда Карамзинъ былъ назначенъ исторіографомъ, онъ отправился къ кому-то съ визитомъ и сказалъ слугѣ: если меня не примутъ, то запиши меня — Карамзинъ, исторіографъ. Когда слуга возвратился и сказалъ, что хозяина нътъ дома, Карамзинъ спросилъ его:

- «А записалъ ли ты меня?
- «Записалъ.
- «Что же ты записаль?
- «Карамзинъ, графъ исторіи» 1).

Нѣчто подобное случилось и со мною, во время работы моей по изданію христоматіи, которая печаталась въ университетской типографіи, въ Москвъ, гдъ я быль тогда преподавателемъ русскаго языка. Корректурные листы, доставляемые мнъ наборщикомъ, я отсылаль, по выправкъ ихъ, съ моимъ кучеромъ. Частая по-

<sup>1)</sup> Сочиненія вн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 244,

сылка въ одно и то же мъсто съ какими-то бумагами возбудила любопытство прислуги. Что это такое нашъ баринъ все пишетъ и пишетъ, да посылаетъ въ питиграфію? (такъ они переиначили слово типографія).

- Не знаю, —отвъчалъ кучеръ, —говорять, какую-то христоматію...
- Христоматію? повторила горничная и, подумавъ немного, сказала...—А, должно быть, житіе Богородицы, Матери Христа Бога нашего. Вотъ это хорошо! это—дъло доброе! Дай Богъ ему за то здоровья.

Христоматія! учебное пособіе для чтенія и другихъ занятій по отечественному языку! что это за важная вещь? Можно ли было предполагать, что она обратитъ на себя вниманіе серьезныхъ особъ и возбудитъ полемику, которой нѣкоторое время интересовалась московская публика, преимущественно изъ учебнаго и литературнаго круга? Однакожъ, именно такъ и случилось, благодаря ниже излагаемымъ обстоятельствамъ.

Мысль о составленіи христоматіи была внушена мив недостаткомъ такого сборника, по которому учащіеся могли бы знакомиться съ образцовыми твореніями родной словесности не только періодовъ Ломоносовскаго и Карамзинскаго, но и следовавшей за ними эпохи Пушкина, который еще не допускался въ школу, хотя уже прошло нъсколько лътъ послъ его смерти. Въ Христоматіи Пенинскаго, въ то время единственной и исключительно принятой въ учебныя заведенія министерства народнаго просв'єщенія, стихотвореній Пушкина еще не имълось: онъ быль подъ запретомъ. Въ заведеніяхъ другихъ учебныхъ въдомствъ (напримъръ, императрицы Маріи) преподаватели словесности находились въ лучшемъ положеніи: они могли свободно выбирать образцы для ознакомленія учащихся съ родами прозы и поэзіи, равно какъ и съ характеристикой извъстнъйшихъ писателей. Такимъ образомъ я, вмъстъ съ П. Н. Кудрявцевымъ (впоследствіи профессоромъ исторіи въ Московскомъ университетъ, а до того преподавателемъ въ Николаевскомъ сиротскомъ институтъ въ Москвъ), положили своимъ долгомъ знакомить воспитанницъ не только съ Пушкинымъ и поэтами его школы, но и съ следовавшими за нимъ Гоголемъ и Лермонтовымъ. Это знакомство не ограничивалось единственно отрывками, которые предлагались на классныхъ урокахъ, но обнимало цёлыя произведенія. благодаря вечернимъ литературнымъ чтеніямъ у начальницы означеннаго института, въ присутствіи ея и нередко инспектора классовъ, профессора Армфельда. Таковыя же чтенія были заведены мною и въ Александровскомъ институтъ (тоже въ Москвъ). Тъ и другія не остались безплодными: воспитанницы получили хотя не полное, но по крайней мъръ достаточное понятіе о значеніи корифеевъ нашей словесности; вмъстъ съ тъмъ развивался у нихъ вкусъ

къ изящному и явилась охота къ чтенію образцовыхъ литературныхъ произведеній.

Необходимость сборника, отвъчавшаго современнымъ потребностямъ на урокахъ русскаго языка въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, становилась болъе и болъе ощутительной. Въ теченіе моей педагогической практики образовался у меня избранный литературный матеріалъ, расположенный по родамъ прозы и поэзіи, и явившійся въ 1843 году въ двухъ томахъ, подъ названіемъ «Русская Христоматія». Читатель, смъю надъяться, признаетъ за мною право похвалиться тъмъ, что я первый, хотя и не въ большой мъръ, а въ той, какая разръшалась уставомъ о пользованіи чужою литературною собственностью, познакомилъ русское юношество съ Пушкинымъ.

Кром'й полноты и новизны матеріала, сравнительно съ прежде существовавшими учебными пособіями по русскому языку и словесности, книга моя представляла еще н'ікоторыя особенности, изъкоторыхъ важн'я йшая—большое предисловіе, въ которомъ я указываль основанія, руководившія меня при выбор'й образцовъ.

Христоматія должна была представлять образцы прозы и поэзіи, написанные литературнымъ языкомъ новаго времени, т. е. обнимающимъ эпохи Карамзина и Пушкина, не исключая и только что выступавшіе таланты (Кольцовъ, Майковъ, Фетъ и другіе), если ихъ произведенія выказывали изящество языка 1). Такимъ положеніемъ предшествовавшіе именитые писатели (Ломоносовъ, Державинъ, Сумароковъ, Княжнинъ, Херасковъ) какъ бы отодвигались на задній планъ, что и побудило критику заподозрить составителя въ неуважении къ преданію, въ покушеніи разорвать связь между прошлымъ и современнымъ нашей литературы, тогда какъ въ основу ея изученія слъдовало положить «историческое» начало.—Предисловіе ваключалось такими словами: «Рядомъ съ именами «извъстными» читатель найдеть нъкоторыя піесы писателей еще «малоизвъстных», но талантивыхъ. Увлекаясь достоинствомъ языка и мыслей, а не авторитетомъ, я часто приноминалъ слова графа С. С. Уварова: «Въ большей части Европы, кажется, въ словесности власть единаго таланта или немногихъ слабъетъ: наступаеть эпоха, которую одинъ умный писатель върно изобразилъ названіемъ эпохи «безыменной» 2). Эта цитата набросила на меня подозръніе въ демократизмъ, въ неуваженіи къ авторитетамъ, въ намереніи поколебать табель литературныхъ ранговъ.

Изложенный взглядъ на сборникъ литературныхъ образцовъ, какъ своего рода новшество, не могъ быть одобренъ ни попечите-

<sup>1)</sup> Эта часть предисловія удостоилась перевода на французскій языкъ въ книгъ: Histoire intellectuel de l'Empire de Russie, par Tardif de Mello. 1854. Paris.

<sup>2)</sup> Графъ С. С. Уваровъ, въ «Академической ръчи его о Гёте».

лемъ Московскаго учебнаго округа, графомъ С. Г. Строгоновымъ, ни профессоромъ Московскаго университета С. П. Шевыревымъ. Оба они стояли за историческое начало въ преподаваніи научныхъ предметовъ, что ясно было выражено графомъ на объдъ, данномъ въ Петербургъ, 1858 года, въ день основанія Московскаго университета, которымъ онъ управлялъ двънадцать лътъ (1835—1847). Шевыревъ, какъ ученый, серьезно изучавшій памятники древнерусской литературы и открывшій публичныя лекціи по этому предмету, неблагосклонно относился къ нъкоторымъ новымъ талантамъ, какъ это видно изъ отчета его о первомъ сборникъ стихотвореній Лермонтова (1840 г.), въ которыхъ критикъ видъль только подражаніе формъ произведеній нашихъ именитыхъ поэтовъ 1).

Были и другія причины, обратившія вниманіе Шевырева на мою книгу. Первой изъ нихъ служила рознь между журналами: «Отечественныя Записки», въ которомъ я участвоваль, какъ сотрудникъ, что было извъстно Шевыреву, и «Москвитянинъ». Первый изъ нихъ, сторонникъ европеизма, не сходился въ мнъніяхъ съ «Москвитяниномъ», представителемъ славянофильскаго ученія. Къ этому взаимному недружелюбію двухъ началь присоединялись и личныя раздраженія. Нельзя сомнъваться, что Шевыревъ обладалъ многими хорошими душевными качествами, несомнівнюй ученостью и чрезвычайнымь трудолюбіемь, но вмістів съ этимъ онъ представлялъ и слабыя, легко уязвимыя стороны характера. Онъ былъ тщеславенъ, раздражителенъ, задоренъ и неръдко педантиченъ въ своихъ критическихъ статьяхъ, на что жаловался даже неизменный другь его, М. П. Погодинь. Последняя черта, какъ особенно выступавшая, была изображена Бълинскимъ въ особой характеристикъ, подъ названіемъ: «Педантъ, литературный типъ $^{2}$ ).

Сказанное мною подверждается свидътельствомъ Ю. Ө. Самарина въ его письмахъ къ К. С. Аксакову. Онъ съ радостью увъдомляетъ своего друга, какъ «Шевыревъ былъ разбитъ въ спорахъ съ Крюковымъ и Ръдкинымъ (профессорами Московскаго университета) и прикрылъ постыдное отступленіе криками и общими мъстами. «Въ Шевыревъ», по его отзыву, «нътъ той простоты и того смиренія», безъ которыхъ не можетъ быть доступна тайна художественнаго произведенія. Я считаю его неспособнымъ забыть себя въ присутствіи высокаго созданія, забыть, что онъ изучилъ искусство, что онъ былъ въ Италіи, и потому долженъ понимать и видътъ больше, лучше и прежде другихъ, которые не были въ Италіи и не изучали искусства. Ему будетъ совъстно передъ собою, если онъ увидитъ въ художественномъ произведеніи только

<sup>1) «</sup>Москвитянинъ» 1841 г.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Отеч. Записки», 1842 г.

то, что можетъ видъть всякій. Нътъ, онъ придумаетъ что-нибудь помудренъе, позамысловатъе и поставитъ свою выдумку между читателемъ и поэмою» (т. е. поэтическимъ созданіемъ 1).

Чёмъ же московская публика заинтересовалась въ споре о такомъ заурядномъ явленіи учебной литературы, какъ христоматія?.. Неожиданнымъ ходомъ полемики. Шевыревъ пріобрѣлъ себѣ большую извъстность; онъ занималь канедру русской словесности; и въ Москвъ, и въ Петербургъ его знали какъ ученаго, литератора и критика. Я же быль преподаватель русского языка ВЪ НИЗШИХЪ КЛАССАХЪ ОДНОГО ИЗЪ МОСКОВСКИХЪ ИНСТИТУТОВЪ, ПОСЫлавшій статьи и статейки въ «Отечественныя Записки» безъ подписи имени, какъ это требовалось редакціею журнала. И что же? оказалось, что малоизвъстный журнальный сотрудникъ, не подчиняясь авторитету нападающаго, поднимаеть брошенную имъ перчатку и немедленно вступаетъ съ нимъ въ бой 2). Сознаюсь откровенно, что я, какъ слабъйшій, желая на сколько возможно уравнять шансы успъха, дозволяль себъ въ защить прибъгать къ различнымъ средствамъ, между прочимъ къ ироніи и насмѣшкѣ, которыя нравятся читателямъ. Если не доставало у меня пороха, я бросаль въ противника пескомъ и пылью, чтобы хоть нъсколько отуманить его. Другимъ поводомъ къ интересу такимъ въ сущности неинтереснымъ предметомъ могло служить и литературное затишье въ Москвъ того времени. Такъ, по крайней мъръ, объяснила дъло А. П. Елагина (мать Кирбевскихъ) въ письмъ къ А. Н. Попову: «Литература наша отличается перебранкою Шевырева съ Галаховымъ за христоматію и чуть ли это не единственное явленіе» 3). Наконецъ, не малое вдіяніе и отъ розни воззрівній, господствовавшей въ средъ профессоровъ. Мнъ хорошо извъстно, что нъкоторые изъ нихъ, да и не малое число студентовъ, становились на мою сторону. По крайней мёрё я выдержаль аттаку, не быль разбить, не просиль нардона, остался цёль. Въ такомъ положеніи дъла, слыша различные отзывы о критикъ и антикритикъ, издатель «Москвитянина» (М. П. Погодинъ) задумалъ прибъгнуть къ третейскому суду. Выборъ его паль на Л. Л. Крюкова, профессора римской словесности и древностей, молодого, чрезвычайно даровитаго и многоученаго. Онъ предложилъ ему взглянуть на полемику нашу безпристрастно, какъ полобаетъ человъку, лично не заинтересованному въ дёлё и чуждому наклонности къ той или другой журнальной партіи. Предложеніе было принято, но не исполнено. Я узналъ это отъ самого Крюкова, встрътивъ его у

<sup>1) «</sup>Рус. Архивъ», 1880 г., кн. 2, письма 20 и 52.

<sup>2)</sup> Критика Шевырева въ 5 и 6-мъ № «Москвитянина», 1843; мои отвъты въ двухъ книжкахъ «Отеч. Зап.» того же года, тт. 29 и 30.

<sup>3) «</sup>Русскій Архивъ», кн. І, стр. 343.

Армфельда, тоже профессора Московскаго университета. Вотъ слова его: «Погодинъ просилъ меня взглянуть на вашу полемику съ чисто-научной точки зрънія и дать о ней отзывъ. Я было и объщалъ ему, но чъмъ больше вникалъ въ сущность спора, тъмъ больше и больше переходилъ на вашу сторону, почему и отказался».—Слышалъ я потомъ, что кромъ этой причины отказа была и другая: Грановскій, не жаловавшій Шевырева, отклонилъ своего товарища отъ намъренія вступаться за «Москвитянинъ», его редактора (Погодина) и главнаго критика (Шевырева).

Чёмъ же это все кончилось? Кто правъ? Кто виновать? Оба мы виноваты—и критикъ мой и я: онъ излишней строгостью, я—излишней неподатливостью.

Христоматіей моей не быль доволень и Н. А. Полевой, жившій вь то время въ Петербургѣ и помѣщавшій критическіе отзывы въ «Пчелѣ», съ подписью Z. Z. Но по давнему знакомству со мною въ Москвѣ, онъ ограничился письмомъ (1843 г.), въ которомъ высказалъ свое мнѣніе. Отзывы этого письма о Лермонтовѣ, Кольцовѣ, Майковѣ, Фетѣ, Бѣлинскомъ... показываютъ, какъ одряхлѣлъ издатель «Телеграфа» въ своихъ сужденіяхъ о критикѣ и поэзіи.

При второмъ, значительно исправленномъ, изданіи моей книги начальство Московскаго учебнаго округа примирилось съ нею, благодаря дружескому посредничеству Ө. И. Буслаева. Попечитель (гр. С. Г. Строгоновъ) вовсе не былъ предубъжденъ противъ меня; онъ желалъ только, чтобы, какъ выше сказано, преподаваніе отечественнаго языка и литературы держалось на историческихъ устояхъ, которыхъ, какъ ему думалось, не хотълъ въдать составитель христоматіи.

Черезъ десять лътъ послъ вышеразсказаннаго, уже при шестомъ изданіи моей книги (1853 г.), грянулъ на нее громъ съ той стороны, откуда всего менъе его ожидалось. Я жилъ въ Москвъ, и экземпляръ моей книги, поданный въ цензуру, былъ отправленъ въ Петербургъ на разсмотръніе директору Педагогическаго Института И. И. Давыдову, бывшему прежде инспекторомъ Александровскаго сиротскаго института (въ Москвъ), гдъ и я состояль преподавателемъ. Въ то время я пользовался его благосклонностью. Но это чувство заменилось противоположнымъ съ техъ поръ, какъ я, по порученію Я. И. Ростовцева, начальника штаба военно-учебныхъ заведеній, составиль для нихъ конспекть и программы русскаго языка и словесности. Указывая пособія, нужныя для ознакомленія съ этими предметами, я не включиль въ ихъ число «Чтеній о словесности», т. е. лекцій, читанныхъ Давыдовымъ въ Московскомъ университетъ. Отсюда-гнъвъ и немилость. Цензоръ задумаль, если не совсёмь забраковать мою книгу, то, по малой мъръ, задержать се, поприжать. Я быль поставлень въ непріятное

положеніе: экземиляровъ предъидущаго изданія оставалось немного. а приступать къ новому, не дождавшись цензурнаго разръшенія, было дёломъ рискованнымъ. Подумавъ, я рёшился прибёгнуть къ посредничеству Я. И. Ростовпева, въ то время бывшаго въ большой силъ. И воть Давыдовъ, волей-неволей, хотя-нехотя, долженъ быль исполнить мое желаніе. Просматривая возвращенный мнт экземпляръ, чтобы знать, нъть ли какихъ замъчаній или перемънъ, я съ изумленіемъ остановился на отрывкъ изъ «Похвальнаго слова Карамзина Екатеринъ Великой». Извъстно, что въ этомъ словъ авторъ обращается къ читателямъ съ воззваніемъ: «Сограждане!» И что же? это воззвание вездъ было зачеркнуто, какъ нъчто запретное. Нельзя было удержаться отъ смъха при мысли, по чего довела свою бояздивость цензура: даже Карамзина чуть-чуть не причислила къ поклонникамъ революціи. При свиданіи съ Давыдовымъ я признался въ моемъ изумленіи. — «Чемужъ тутъ изумляться? -- отвъчалъ онъ спокойно и равнодушно. -- «Въ настоящее время (1853 г.) и французы не смеють говорить: concitoyen». Дълать было нечего, реставрировать опальное слово не дозволялось, и воть, изъ двадцати слишкомъ изданій моей «Русской Христоматіи», въ шестомъ (томъ I), похвальная ръчь Карамзина Екатеринъ такъ и осталась безъ согражданъ, благодаря перевороту, учиненному во Франціи Наполеономъ Третьимъ.

#### А. Галаховъ.





## ФРАНКО-РУССКІЙ СОЮЗЪ ВЪ ЭПОХУ НАПОЛЕОНА І.

«Въ разныхъ бумагахъ правительства французскаго неоднократно были знаменованы тъ разсужденія, что объ державы, на крайностяхъ, такъ сказать, Европы находящіяся, другъ другу вредить не могутъ, а соединяся важное вліяніе вездъ имъть могутъ».

Конференціальная записка Кочубея, 5-го—17-го апрыля 1802 года.

### I.

### Новые историки по эпохѣ Наполеона I.

Ъ СИЛУ самаго хода исторической науки, въ послёднее время выдвинулся вопросъ о характерё гигантской личности героя начала нашего вёка и о значеніи его дёятельности. Это обстоятельство служить какъ бы завершеніемъ усилій новёйшихъ историковъ пересмотрёть жгучій вопросъ о французской революціи, выводя его изъ области ска-

заній, взвѣшивая его хладнокровно и всесторонне на основаній ваніи точныхъ данныхъ. Вездѣ стали появляться и собранія новыхъ, преимущественно архивныхъ, документовъ о Наполеонѣ I, и попытки построить его исторію съизнова. Послѣднія вполнѣ естественны, котя и весьма затруднительны, какъ доказываетъ только-что изданное сочиненіе такого крупнаго ученаго, какъ Тэнъ 1). Покуда болѣе плодотворна и необходима обработка отдѣль-

<sup>&#</sup>x27;) Taine: Le origines de la France contemporaine. Le régime moderne. T. I. 1891.

ныхъ частей такого обширнаго предмета и даже простое объясненіе ряда новыхъ документовъ въ связи со всею историческою обстановкой.

Среди такихъ обработокъ заслуживають вниманія два новъйшихъ труда, изъ которыхъ одинъ принадлежитъ французскому ученому, г. Вандалю 1), другой — русскому ех-дипломату, г. Татищеву 2). Оба носять одно и то же название и одинаково посвящены дипломатическимъ сношеніямъ между Россіей и Франціей при Наполеонъ І. Оба построены на основаніи однихъ и тъхъ же новыхъ матеріаловъ — именно бумагъ русскаго и французскаго архивовъ. Среди этихъ бумагъ интереснъе всего личная переписка между Александромъ I и Наполеономъ I, отчасти неизданная прежде, и особыя донесенія Коленкура, Савари и Лористона Наполеону І. Переписка составляеть «открытіе» г. Татищева: это-56 писемъ Александра I, хранящихся въ нашемъ государственномъ архивъ 3), и 5 писемъ Наполеона-изъ парижскихъ архивовъ. Донесенія приближенныхъ Наполеона впервые разработаны Вандалемъ: до сихъ поръ ими не пользовались, такъ какъ они находились не въ архивъ министерства иностранныхъ дёлъ, а въ другомъ мёстё (Archives nationales). Это-важный матеріалъ. Понимая все значеніе личности правителя въ Россіи, проницательный Наполеонъ не довольствовался обычными депешами своихъ посланниковъ въ Петербургъ. «Съ каждымъ курьеромъ, — говоритъ г. Вандаль, — отправлялось частное письмо къ императору, и здёсь наши посланники издагали свои впечатленія въ подробностяхъ. Мало того. После всякаго разговора съ царемъ -- а эти разговоры повторялись почти ежедневно — они записывали его слово въ слово, безъ всякихъ измъненій, сохраняя его разговорную форму. Эти своего рода протоколы, которые прилагались къ ихъ письмамъ въ видъ оправдательныхъ бумагъ подъ именемъ донесеній (rapports), приносять намъ точный отголосокъ словъ, которыми обмънивались собесъдники». Часто присоединялись еще листки новостей о летучихъ дёлишкахъ и слухахъ. По метенію г. Вандаля, этотъ порядокъ завелся съ 1807 г. Мы можемъ сказать, что онъ начался еще въ 1803 г.4); но, правда, то была только попытка.

Между трудами русскаго и французскаго авторовъ есть существенная разнина. Г. Татишевъ напечаталъ частями свою работу

<sup>1)</sup> Vandal: Napoléon et Alexandre I. Paris. 1891.

<sup>2)</sup> Tatistcheff: Alexandre I et Napoléon. D'après leurs correspondance inédite Paris. 1891.

<sup>3)</sup> Письма за 1801—1802 гг. напечатаны въ изданномъ подъ нашей редакціей «Сборникъ Русскаго Историческаго Общества»: Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей въ эпоху Наполеона І. Спб. 1890.

<sup>4)</sup> Инсьмо Талейрана Эдувилю отъ 22-го ноября 1803 г., во 2-мъ томъ редактированнаго нами «Сборника», который только-что появился въ светъ.

предварительно въ журналъ госпожи Аданъ; г. Вандаль долго вырабатываль свой трудь въ тиши кабинета, лишь изредка делясь его выводами съ «Revue» ученаго «Общества дипломатической исторіи». Трудъ г. Татищева простирается отъ 1801 г. до 1812 включительно; трудъ г. Вандаля, по объему значительно болье обширный, обнимаеть только эпоху «оть Тильзита до Эрфурта», которая составляеть лишь первый томъ всего сочиненія. Г. Татищевъ отличается скромностью: «я,-говорить онь,-ограничиваюсь скромною ролью регистратора, который составляеть протоколы допросовъ, не входя ни въ ихъ обсужденіе, ни въ ихъ истодкованіе». Онъ дъйствительно воздерживается отъ сужденій. Это собственно издатель немногихъ, но важныхъ архивныхъ документовъ, - издатель хорошій, хотя несвободный отъ страсти такихъ издателей считать важнымъ ради полноты коллекціи даже то, что лишено всякаго значенія. Сверхъ того, г. Татищевъ связаль свои документы искусно подобранными выдержками изъ другихъ бумагъ. Изръдка онъ пускается даже въ обрисовку излюбленной имъ офиціальной внѣшности съ помощью своего живого и сжатаго журнальнаго слога. Выдержки онъ подбиралъ преимущественно такъ, чтобы «выставить личное участіе двухъ главныхъ актеровъ драмы», особенно дорожа «донесеніями дипломатовъ въ разговорахъ». Вообще г. Татищевъ, какъ видно и изъ другихъ его сочиненій, смотрить на исторію, какъ на драматическое сцъпленіе политическихъ эпизодовъ, и преимущественно козней дипломатовъ, причемъ въ Россіи последніе, какъ извъстно, у него ведутъ борьбу съ собственнымъ правительствомъ, пользуясь своимъ иностраннымъ происхожденіемъ. Г. Вандаль также не берется ни за историческія аналогіи, ни за соціологическое объясненіе эпохи. Но это-ученый историкъ-прагматикъ. Его трудъ - основательное изследованіе, составленное согласно съ пріемами современной науки и съ требованіями научнаго безпристрастія: г. Вандаль не беретъ на себя роли судіи непогръщимаго, ибо «судить Наполеона значило бы судить вселенную». Г. Вандаль изучиль всё необходимые матеріалы, и многосторонне. Онъ рылся въ архивахъ (даже въ нашемъ) по сношеніямъ Франціи не съ одною Россіей: по его справедливымъ словамъ, «часто въ Вънъ и Берлинъ должно искать ключа къ отношеніямъ между Франціей и Россіей». Отъ того его сочиненіе тяжеловато: за исключеніемъ мъсть, гдь его слогь оживляется до художественности, онъ слишкомъ размазываетъ анализъ видовъ и чувствъ Наполеона, уснащая его множествомъ вопросовъ. Но зато оно представляеть большой внутренній интересь: изобилуеть фактами, связными объясненіями разныхъ сторонъ дёла, продуманными характеристиками личностей. Оно останется надолго необходимымъ пособіемъ при изученіи политической исторіи временъ Наполеона I. Вообще, оба автора, можно сказать, исчерпывають вопросъ: у нихъ не достаетъ только писемъ Наполеона къ Колен-

куру, которыя еще не найдены, за немногими исключеніями. Оба автора добавляють другь друга: такъ, если, напримъръ, тильзитскій договоръ (traité d'alliance) напечатанъ у нихъ обоихъ, зато добавочное соглашение къ нему (convention additionnelle) впервые обнародовано только у г. Татищева. Къ тому же основная цёль у обоихъ одна и та же: это-нынёшняя злоба дня, франкорусскій союзъ. Оба хотять дознаться, отчего онъ не удался при Наполеонъ, и помочь бъдъ въ будущемъ. Это-дъйствительно едва ли не самая важная и поучительная тема изъ всей политики Наполеоновской эпохи, даже помимо всякой злобы дня. Попытаемся обрисовать ее въ сжатомъ журнальномъ очеркъ, остановившись покуда, какъ и г. Вандаль, на Тильзитъ и Эрфуртъ.

II.

## Идея франко-русскаго союза и значеніе Наполеона.

Относительно зарожденія идеи франко-русскаго союза и новый французскій историкъ стоить на старой точкъ зрънія: онъ приписываеть ее лично Наполеону, который не видълъ иной опоры въ своей борьбъ со всъмъ Западомъ. Мы вообще вынесли другой взглядъ на Наполеона изъ знакомства съ источниками. Чъмъ болъе мы изучаемъ ихъ, тъмъ сильнъе укореняется въ насъ убъжденіе, высказанное въ другомъ мъстъ лишь предположительно. Мы думаемъ, что колоссальная фигура Наполеона I окажется въ новомъ свъть, когда ученые овладьють всьмъ громаднымъ матеріаломъ. «Тогда установится историческій взглядъ на точку отправленія новъйшей исторіи, равно далекій какъ отъ панегирика, такъ и отъ пасквиля. Историки станутъ доискиваться не столько личной окраски, внесенной Наполеономъ I въ событія, сколько его безсознательнаго служенія требованіямъ времени. Смъемъ думать, что наши документы именно выставять Титана новой исторіи ея рабомъ: они докажуть, что каждый его шагь и замысель въ основъ не его достояніе» 1).

Да, Наполеонъ былъ «исчадіемъ революціи», только не въ томъ смысль, какъ думали близорукіе «салоны» и «натріоты», руководившіеся въ своихъ взглядахъ мелкими, личными интересами. Намъ кажется, что даже въ его личности и въ характеръ его внутреннихъ дълъ отразились основныя черты великаго переворота. Во всякомъ случат онт ясны въ эволюціи его витшей политики.

Документы прямо доказывають это относительно франко-русскаго союза. Въ изданномъ подъ нашей редакціей «Сборн. Ист. Общ.» они объясняють, какъ горячо и сознательно французы стре-

<sup>1)</sup> См. I томъ изданнаго подъ нашей редакціей «Сборника», стр. VIII.

мились къ нему съ воцаренія Павла І. И Директорія была увлечена этимъ порывомъ. Отбросивъ въ сторону всякое самолюбіе, она первая пошла навстръчу новому императору. Она какъ бы не замѣчала ни надменности и презрительнаго тона Петербурга, ни его желанія играть роль «арбитра Европы». Если ея усилія разбились о фанатичную ненависть Павла І къ парижской «заразъ», зато Бонапарть прямо взяль ея дъло въ свои руки, какъ только сталъ первымъ консуломъ; и какъ только воцарился Александръ І, онъ добился заключенія мирнаго договора съ Россіей, въ концѣ 1801 года.

Но туть же обнаружились эловъщіе намеки на будущее. Французы были поражены тъмъ, что новый, русскій императоръ пошелъ по стонамъ своего отца въ непостижимой заботливости о «низверженныхъ или потеривышихъ убытки государяхъ», т. е. въ стремленіи къ роли «арбитра Европы». И опять полнялся безконечный сардинско-неаполитанскій вопросъ, который не имъль даже фамильнаго смысла, связаннаго съ дълами нъмецкихъ князьковъ. Въ то же время обнаружилась старая, оскорбительная подозрительность: Александръ І предостерегаль своего парижскаго дипломата отъ «сътей», въ которыя Бонапартъ «могъ пытаться завлечь» Россію, и отъ «всёхъ бичей революціи». Наши посланники, въ особенности спъсивый, грубый и недальновидный Морковъ, разжигали ненависть къ «лживымъ республиканцамъ», которою были одушевлены приближенные императора. Напрасны были предупредительность, даже услужливость Бонапарта, который старался очаровать царя, какъ бы не замъчая оскорбленій со стороны его служителей, и повелъ съ нимъ «тайную, личную и прямую» переписку. Александръ тогда же, тотчасъ послъ мира 1801 г., тихонько подготовлялъ коалицію для «обузданія» Бонапарта. Онъ даже грозилъ ему войной, желая «помочь сосъду», т. е. турецкому султану, увидъвъ французское коварство въ планъ раздъла Порты. Разстръляние герцога Ангиенскаго уже вызвало прямо враждебную манифестацію въ Петербургъ: при дворъ быль наложень траурь по жертв палача, т. е. высказались въ пользу Бурбоновъ именно въ то время, когда Бонапартъ сталъ императоромъ Наполеономъ I. Тотчасъ же, въ августъ 1804 г., послъдоваль разрывь дипломатических сношеній, а 2 декабря 1805 г. разразился бой подъ Аустерлицомъ.

Несмотря на блестящій успъхъ, Наполеонъ продолжаль заискивать дружбу побъжденнаго императора, по обыкновенію играя передъ нимъ восточнымъ вопросомъ. А Россія выступила почти съ прежними требованіями, не забывая даже пресловутыхъ королей Сардиніи и Неаполя. Наполеонъ пошелъ и на это. Но Александръ не утвердилъ мирнаго договора, подписаннаго его дипломатомъ, обрадовавшись внезапному союзу съ Пруссіей. Онъ дъйствовалъ по чисто-личному побужденію, изъ пристрастія къ прус-

скому королю и къ очаровательной королевъ Луизъ: почти всъ окружавшіе его не довъряли Пруссіи, всьмъ измънявшей изъ-за клочковъ земли. Защита прусской четы привела къ безпощадной ръзнъ подъ Эйлау (7-го февраля 1807). И на другой день послъ этой битвы Наполеонъ опять ведеть свою старую, любимую линію: испытавъ стойкость русскихъ войскъ, онъ мечтаетъ о покореніи всего міра съ помощью такого союзника. Онъ пишетъ важное по своей искренности признание Талейрану: «Я считаю союзь съ Россіей весьма выгодною вещью, если только это не фантастическое дъло, если только можно подълать что-нибудь съ этимъ дворомъ». Онъ самъ пытался вступить въ переговоры съ Беннигсеномъ; но тоть отвічаль, что его діло-драться, а не вести переговоры; а Александръ вошелъ въ новое соглашение съ Пруссией для борьбы съ Наполеономъ. Потребовался новый жестокій урокъ-и онъ быль данъ подъ Фридландомъ, 14-го іюня 1807. Наполеонъ поселился въ Тильзитъ, по ту сторону Нъмана.

Теперь Александръ понялъ, что ему «невозможно одному, безъ поддержки союзниковъ, продолжать войну». Онъ приказалъ Беннигсену предложить французамъ перемиріе. Наполеонъ осыпалъ русскихъ посланцевъ любезностями, горячо хвалилъ ихъ армію и императора, и не только согласился на перемиріе, но прямо выразилъ желаніе заключить миръ: онъ даже сразу сказалъ, что Висла могла бы стать русскою границей, если только Александръ будеть договариваться съ нимъ однимъ, не вмѣшивая въ дѣло интересовъ другихъ державъ. Радость Александра была безмърна 1). Тронутый благодушіемъ поб'єдителя, онъ вдругъ понялъ ошибочность своей политики, крайность того «грубаго недовърія», которое всегда казалось французамъ «отголоскомъ» московскаго варварства » 2), хотя все еще не могъ разстаться съ мыслью добиться вознагражденія королямъ Сардиніи и Неаполя. Французы были изумлены новою неожиданностью. Въ наставленіи Лобанову, посланному въ Тильзитъ 24-го іюня, императоръ говориль: «Союзъ Франціи съ Россіей всегда быль предметомъ моихъ желаній; и я убъжденъ, что только онъ можеть обезпечить счастье и спокойствіе вселенной... Досельшняя система должна смъниться совсъмъ новою; и я льщу себя надеждой, что мы легко столкуемся съ императоромъ 3) Наполеономъ, лишь бы договариваться намъ безъ посредниковъ». Такъ было предложено знаменитое свиданіе: Лобановъ даже прямо заявиль объ этомъ въ Тильзитъ. Наполеонъ съ отмънной любезностью предложилъ Александру свиданіе на Нъманъ, 25-го іюня.

<sup>1)</sup> См. замъчательныя заявленія въ письмъ Куракина къ императрицъ-матери отъ 22-го іюня 1807. Tatistcheff, 136-138.

<sup>2)</sup> Слова Эдувиля во 2-мъ томъ «Сбори. Ист. Общ.», стр. 457, 469.

<sup>3)</sup> Тотъ же титуль въ бумагъ о перемирін. А министръ Будбергъ все еще называль Наполеона Buonaparte.

#### TIT.

#### Тильзитъ.

Пятнадцать дней два «арбитра Европы» провели вмѣстѣ: послѣ перваго свиданія посреди рѣки, Наполеонъ пригласилъ Александра къ себѣ въ гости, въ Тильзитъ. Со стороны французовъ не было конца любезностямъ; и ихъ пресловутая кухня не ударила въ грязь лицомъ. Александръ каждый день обѣдалъ у Наполеона. Передъ обѣдомъ они катались вдвоемъ верхомъ, но чаще всего производили смотры и маневры. Побѣдители подъ Фридландомъ дивились «парадоманіи» русскаго царя. Послѣ обѣда вѣнчанный гость подолгу засиживался у очаровательнаго хозяина, предаваясь задушевной бесѣдѣ, расхаживая большими шагами по кабинету и иногда останавливаясь передъ картами, разложенными на столахъ: онъ называлъ эти часы «ночными вечерами». Иногда Наполеонъ приходилъ къ Александру «на чай». И здѣсь болтали за полночь. Затѣмъ провожали другъ друга, взявшись подъ руку.

Соперники были въ востортъ другъ отъ друга. Наполеонъ писалъ Жозефинъ: «Сейчасъ видълся съ императоромъ Александромъ. Я очень доволенъ имъ. Это очень красивый, добрый и молодой императоръ. Въ немъ больше ума, чъмъ обыкновенно думаютъ». Александръ говорилъ потомъ: «Отчего я не повидался съ нимъ раньше?... Завъса упала, и пора ошибокъ миновала!» Какъ только Наполеонъ намекнулъ ему на свое недовольство Будбергомъ, тотчасъ этотъ министръ уъхалъ по болъзни. А Наполеонъ немедленно возстановилъ нъмецкихъ родственниковъ Александра въ ихъ владъніяхъ, освободилъ русскихъ плънныхъ и писалъ своему министру полиціи: «Смотрите, чтобъ не говорилосъ больше глупостей про Россію прямо или косвенно. Все заставляетъ думать, что наша система прочно соединится съ этою державой».

Уполномоченнымъ для начертанія мирнаго договора было мало работы. «Я буду вашимъ секретаремъ, а вы моимъ», сказалъ Наполеонъ Александру. Онъ завелъ, такъ сказать, переписку черезъ улицу съ своимъ гостемъ, съ тъмъ, «чтобы выяснить недоразумънія, которыя могутъ встрътиться въ разговоръ». Тутъ-то онъ доказывалъ горячо и красноръчиво разумность прочной связи между двумя имперіями, которая вытекала уже изъ ихъ географическаго и торговаго положенія. Онъ писалъ: «Нужно прибъгать къ самымъ отвлеченнымъ и воображаемымъ причинамъ, чтобы отыскать поводы къ враждъ и охлажденію между нами». Онъ ставилъ страну между Нъманомъ и Эльбой «преградой, имъющей раздълять великія имперіи и притуплять тъ булавочные уколы, которые, среди націй, предшествуютъ пушечнымъ выстръламъ». Наполеонъ даже возстановилъ, скръпя сердце, ненавистнаго ему прусскаго короля

«изъ уваженія къ всероссійскому императору». И если онъ сдѣлаль изъ польскихъ провинцій Пруссіи великое герцогство Варшавское, то, опять ради Александра, онъ отдаль его не своему брату Жерому, какъ предполагаль, а саксонскому королю. Мало того. Побъдитель заботился о будущихъ выгодахъ побъжденнаго. Онъ самъ намекнулъ ему, что «шведскія пушки не должны бы болѣе смущать петербургскихъ красавицъ». А когда, на смотру, подали ему депешу о бунтѣ въ Константинополѣ, онъ воскликнулъ: «Вотъ указъ Провидѣнія! Турецкая имперія не можеть долѣе существовать». И затѣмъ онъ чуть не каждый день возвращался къ этому вопросу съ тѣмъ горячимъ, образнымъ, рѣзкимъ краснорѣчіемъ, которое составляло его тайну. За все это Наполеонъ не требовалъ для себя ничего, кромѣ признанія его старыхъ завоеваній, да дружбы Александра и его вѣрности тильзитскому договору, подписанному 7-го іюля.

Но отъ тильзитской идилліи нельзя было ожидать проку. Именно туть, когда два императора стояли рядомъ, обнаружилась коренная разница между ними. «Въ Тильзитъ передъ нами какъ бы встръчаются и противополагаются другь другу геніи двухь рась, говорить Вандаль. Въ Наполеонъ полнъйшимъ образомъ олицетворяется датинскій геній, съ его дучезарной ясностью, съ его живостью и крупостью, съ его наклонностью къ стройнымъ и точнымъ соображеніямъ; у него самое пылкое воображеніе всегда подчиняется правиламъ логики. У Александра наклонность съверной расы къ высокимъ, неопредъленнымъ, туманнымъ стремленіямъ,наклонность, развитая чисто-умозрительнымъ воспитаніемъ. Привлекательный, таинственный и обманчивый, онъ проявляеть великодушныя намфренія и слишкомъ часто немощность; онъ блуждаеть внё круга действительности, проводить жизнь въ смёне идеаловъ: его обуреваютъ различныя чувства, которыя подрываютъ его ръшимость, вредять чистотъ, искренности его характера и всегда оставляють въ его умственной работъ осадокъ чего-то волнующагося, незаконченнаго. Наполеонъ, это - дъйствіе, Александръ, это-мечта... Рядомъ съ восторженностью, съ идеалами и колеблющимися стремленіями, въ Александръ была извъстная тонкость, а по словамъ близко знавшаго и понимавшаго его Коленкура, даже въ родъ державнаго притворства: онъ былъ сынъ славянской расы, но именно той, которая прошла византійскую школу. Покоряясь очарованію въ Тильзитъ, онъ не весь отдавался ему; онъ сохранялъ частичку себя самого для наблюденія и недовърія».

«Измънятся обстоятельства, измънится, пожалуй, и политика», сказалъ тогда же Александръ одному изъ своихъ приближенныхъ. Разочаровавшись въ своихъ союзникахъ, онъ уже мечталъ о возвышени и сосредоточени силъ своей страны съ тъмъ, чтобы потомъ она «дорого продала свою независимость». Александръ не могъ разстаться съ своими прусскими пристрастіями. Тогда же онъ объщаль Фридриху-Вильгельму III предстательствовать за него у Наполеона и совътоваль пруссакамъ «льстить его тщеславію». Онъ самъ ничего не жалълъ, чтобы сохранить за собой славу «обольстителя» и въ отношеніи Наполеона. Вандаль даетъ такой приговоръ тильзитскому дълу: «это—искренній опытъ мимолетнаго союза, подкладкою для котораго служила попытка взаимнаго обольщенія».

#### IV.

## Дипломатическая рекогносцировка Савари.

Не успъли разстаться новые друзья, какъ стала обнаруживаться старая вражда, поддерживаемая обстоятельствами. Напрасно Александръ и Наполеонъ пересылались нъжными письмами и осыпали другь друга любезностями и подарками, причемъ въ Петербургъ отправлялись французскіе актеры и актрисы, а въ Парижърусская молодежь для обученія военному дёлу. Напрасно они тотчасъ же стали выражать желаніе увидеться снова-одинь въ Парижъ, другой въ Петербургъ. Петербургскій дворъ, съ царицейматерью во главъ, и «общество» выказывали обидную для французовъ подозрительность. Они грубо требовали «вознагражденій» за дружбу своего государя съ парижскимъ «выскочкой» и «исчадіемъ революціи», который осм'єлился бить русскія войска. Присланное Наполеономъ довъренное лицо, его адъютантъ Савари, съ трудомъ нашель себъ квартиру, испыталь много непріятностей, особенно оть нашихъ «патріотокъ», хотя изъяснявшихся не иначе, какъ на французскомъ діалектъ, впрочемъ-діалектъ временъ старой монархіи. Онъ писаль изъ Петербурга: «Въ Россіи только императоръ да его министръ, Румянцовъ, истинные друзья Франціи; нація же готова хоть сейчась взяться за оружіе и пойдеть на новыя пожертвованія для войны съ нами».

Александръ понималъ это. Въ своихъ требованіяхъ онъ постоянно ссылался на настроеніе своего народа, приписывая его невѣжеству. Признавая цивилизованность французовъ, онъ говорилъ: «А у меня не хватаетъ того, что у васъ называется людьми, даже для составленія министерства. И кромѣ того, мнѣ приходится передѣлывать тысячу вещей: мѣста занимаютъ люди негодные... Наше воспитаніе такъ запущено, что долго еще придется намъ работать надъ искорененіемъ множества предразсудковъ, которыхъ мы рабы... Я буду, насколько возможно, склонять Россію на сторону Франціи».

Все это хорошо знали въ Парижъ. Тамъ зеркаломъ русскаго общества былъ «чрезвычайный посланникъ», графъ Петръ Толстой, изъ породы тъхъ спъсивыхъ, грубыхъ и подозрительныхъ русскихъ

баръ, которыхъ на Западъ привыкли называть «старо-руссами», а Наполеонъ окрестилъ именемъ «старыхъ болтуновъ». Тамъ недавно видъди ихъ образчики въ лицъ Колычева и Моркова 1). Толстой отвъчаль на необычайныя любезности Наполеона то ледянымъ молчаніемъ, то почти дерзостями. Онъ открыто посъщаль салоны роялистовъ и даже влюбился въ ихъ звезду, красавицу Рекамье, зная слова Наполеона: «всякій, кто посъщаеть салонь этой дамы, -- мой личный врагь». Наполеонъ изумлялся и негодоваль: словно нарочно прислали самаго непріятнаго челов'єка, который тотчась же началь мутить свътлъвшія отношенія между Парижемъ и Петербургомъ! И вотъ, онъ посылаетъ Савари съ цёлью произвести «дипломатическую рекогносцировку», по выраженію г. Ванлаля.

Рекогносцировка открыла основу русской дружбы. Уже въ началь августа происходиль такой разговорь между Александромь

Александръ. «Когда въ Константинополъ произошло событіе, императоръ соблаговолилъ сказать мнъ, что онъ считаетъ себя совстмъ развязавшимся съ этою державой. По своей особой милости, онъ подалъ мив надежду... Онъ говорилъ вамъ объ этомъ?»

Савари. «Да, говорилъ; но не давалъ никакихъ наставленій». Александръ. «Императоръ, который судить лучше всякаго другого, кажется, видёлъ также, что константинопольская имперія не можеть долго занимать м'єсто среди европейских в державъ. Мы много говорили объ этомъ. И признаюсь, если эта держава должна рухнуть, то Россія, по своему положенію, должна надъяться получить часть ея наслъдства. Императоръ соблаговслилъ понять меня съ этой стороны; и я вполнъ положусь на него, когда онъ сочтеть, что минута настала... Я очень разсчитываю на ту привязанность, которую онъ проявиль ко мнъ... Я не стану ускорять эту минуту ....

Тогда же министромъ иностранныхъ дёлъ сталъ, вмёсто Будберга, Николай Рямянцовъ, это живое преданіе Екатерининскихъ временъ съ ихъ пресловутымъ «греческимъ проектомъ» 2). Онъ тотчасъ такъ заговорилъ съ Савари о «большомъ дёлё»: «Для насъ очень важно, чтобы поскоръе взялись за него. Это не потому, чтобы императоръ Александръ желалъ завоеваній, а потому, что въ Оттоманской имперіи діла илуть такъ, что и безъ всякаго толчка намъ придется явиться за полученіемъ ея наслъдства... Теперь самыя благопріятныя обстоятельства... Европа ничего не скажеть.

<sup>1)</sup> Они характеризованы въ 1-мъ томъ «Сборн. Ист. Общ.». Новая и мъткая характеристика П. Толстого находится у Вандаля (стр. 190-191, 196). Такъ же смотрить на Толстого г. Шильдерь («Русская Старина», 1890 г., январь). Мы вынесли то же впечатавние изъ чтенія его депешъ въ здішнемъ архиві.

Н. Румянцовъ характеризованъ въ нашемъ «Союзъкиязей» (стр. 68—72).

Что такое Европа? Мы да вы — вотъ Европа». Онъ прибавилъ, указывая на настроеніе нашего общества: «Говорять, отчего же не беруть, въ свою очередь, когда всѣ беруть?» Савари спросилъ самого Александра, отчего русскіе не очищаютъ Дунайскихъ княжествъ, какъ условлено въ тильзитскомъ договорѣ: «или хотятъ сочинить эпитафію туркамъ?» Александръ отвѣчалъ съ усмѣшкой: «Ахъ, Боже мой! Да все, что угодно императору. Я полагаюсь только на него. Скажу даже вамъ, что, бесѣдуя со мной въ Тильзитѣ, онъ часто говорилъ, что не стойть за это очищеніе, что пусть оно затянется, что невозможно териѣть долѣе турокъ въ Европѣ. Онъ даже намекалъ мнѣ на ихъ изгнаніе въ Азію. Лишь потомъ онъ опять рѣшилъ оставить имъ Константинополь и нѣсколько окружныхъ провинцій». Наконецъ, Александръ, уже объявившій войну Англіи, потребовалъ себѣ въ награду Дунайскія княжества, что бы тамъ ни произошло съ Турціей.

Взгляды Наполеона на восточный вопросъ теперь уяснились, благодаря новымъ документамъ. И тутъ научная заслуга за г. Вандалемъ, который останавливается на нихъ съ особеннымъ вниманіемъ. Наполеонъ увлекался Востокомъ съ самаго начала, съ егинетской экспедиціи. Поэтическое поприще славы Александра Великаго всегда приковывало къ себъ его воображеніе, падкое до величественныхъ картинъ и безбрежныхъ кругозоровъ, въ мъру его необычайно высокаго положенія. Чъмъ больше развивались изумительныя событія съ оглушительною быстротой, тъмъ явственнъе выступалъ Востокъ, какъ неизбъжный послъдній взмахъ кисти мастера на міровой картинъ: ставъ волею судебъ сначала Цезаремъ, потомъ Карломъ Великимъ, Наполеонъ задумался надъ ролью македонскаго героя.

Только напрасно до сихъ поръ думаютъ 1), что во всемъ виновата одна Англія. Это такъ кажется съ перваго взгляда, такъ какъ въковъчное соперничество двухъ сосъднихъ геніальныхъ націй проходитъ красною нитью по всей жизни Наполеона, и иногда оно дъйствительно объясняетъ дрожаніе всъхъ нитей великой политической паутины. Но событія первой четверти нашего въка слишкомъ крупны, сложны и всеобъемлющи, чтобы объяснять ихъ одною, притомъ только политическою, причиной. Напоминаемъ указанный выше взглядъ на Наполеона, какъ на прямаго преемника предшествовавшей эпохи. Черты великаго переворота во Франціи отразились и здъсь, какъ во всей его политикъ. Ихъ не могъ не замътить и новъйшій историкъ того времени, при всемъ его стремленіи свести дъло къ одной Англіи. Г. Вандаль говоритъ: «Царствованіе Наполеона не что иное, какъ одно 12-тилътнее сраженіе, данное

<sup>1)</sup> Въ эту односторонность впадаетъ и г. Вандаль (IX), хотя она противоръчитъ его основному ввгляду на Наполеона.

англичанамъ на протяженіи всего міра. Каждый его походъ — не особое, отдъльное дъло, нослъ котораго онъ могъ бы положить предълъ своему владычеству и прекратить кровавую эру: это неразрывно связанныя между собой части одного цёлаго, единой войны, въ которой наша нація, наконець, пала къ ногамъ Европы, но проникнувъ и передълавъ всю ее, — войны, въ которой Франція пала, но французская идея побъдила».

Эта идея придавала новый оттынокъ дълу, а ея творцы сообщали новый характеръ политикъ, воспринятой Наполеономъ непосредственно. Но самое дело уходило своими корнями еще глубже въ историческую почву. Бурбоны стремились, въ борьбъ съ тевтонскою Англіей и Германіей, къ объединенію латинской расы: согласно съ духомъ времени, они ставили членовъ своей фамиліи на южные престолы. Тильзитскій договоръ утвердиль Наполеонидовъ на тронахъ Неаполя, Голландіи и Вестфаліи, къ которымъ вскор'в присоединился испанскій престоль. Польшей Франція дорожила со времени избранія Генриха Валуа на ен престолъ (1573 г.). какъ противовъсомъ сначала Габсбургамъ, потомъ Россіи и Пруссіи 1). Восточный вопросъ, естественно, выдвинулся въ исторіи Франціи уже при Людовикъ XIV, въ видъ Египта и индійскихъ компаній 2), т. е. съ тіхъ поръ, какъ англичане утвердились въ Ост-Индіи <sup>3</sup>).

Воть здёсь действительно безь Англіи не понять ни одного шага въ политической эволюціи, совершающейся на почвъ экономическихъ интересовъ. Именно въ описываемое время англичане поняли, что въ лицъ Россіи на пути къ ихъ Индіи становится соперникъ болъе опасный, чъмъ Франція. Они серьезно опасались союза двухъ колоссовъ материка на почвъ этого ихъ жизненнаго вопроса: уже наканунъ революціи знаменитый Питть развернуль знамя «сбереженія Оттоманской имперіи», которое затъмъ стало «догматомъ британской политики» 4). И Александръ I объявилъ войну Англіи въ 1807 г. конечно не ради «милыхъ глазъ» Наполеона, а потому, что иначе онъ не могъ получить ни клочка турецкой земли: англичане формально объявили тогда Румянцову, что они «ни въ какомъ случат не признають сдълки, въ которой Порта была бы принесена въ жертву».

<sup>1)</sup> Трачевскій: «Польское безкоролевье», 1869 г.

<sup>2)</sup> См. наши статьи о Людовик XIV въ «Журнал В Мин. Нар. Просвъщения» за 1888 г.

<sup>3)</sup> Sorel: L'Europe et la Révolution, II, 206.

<sup>4)</sup> Подробности въ 1-мъ томъ «Сборн, Ист. Общ.». А во 2-мъ см. важное въ этомъ отношеніи письмо А. Воронцова къ Моркову отъ 20 января 1803 г.

V.

## Восточный вопросъ.

Наполеонъ принялъ восточный вопросъ отъ революціи вибств со всъмъ остальнымъ наслъдіемъ и съ ея пламенною ненавистью къ невъжеству. Онъ искренно негодовалъ на присутствіе «варваровъ» и «скотовъ» (турокъ) въ Европъ и восторгался мыслью «вытъснить» ихъ во-свояси, въ Азію, «освободить» христіанъ отъ ихъ «тиранніи», въ особенности же воскресить поэтическую родину Перикловъ и Аристотелей. Онъ мечталъ даже о «великомъ призваніи Европы на Востокъ, о преобразованіи всего его быта на началахъ цивилизаціи, съ помощью французовъ. Способъ осуществленія этой мечты быль зав'ящань Наполеону Директоріей, которая уже считала Порту трупомъ и желала сговориться съ Россіей насчеть его похоронь. Ставь консуломь, онь тотчась схватился за этотъ планъ, съ лихорадочнымъ нетерпеніемъ меняя свои ходы, согласно съ мимолетными событіями: сегодня онъ готовъ быль подълиться трупомъ съ Габсбургами, чтобы отвлечь ихъ подальше отъ Рейна и верхняго Дуная; завтра изобрѣталъ планъ дерзкаго похода русско-французскихъ войскъ въ Индію. Таково было и первое слово, обращенное имъ къ Александру І: въ 1802 г. онъ уже прямо предлагалъ раздёлить Турцію между Россіей, Франціей и Австріей. Но Александръ тогда видёль въ этомъ только ловушку могушественнаго завоевателя, который казался ему самимъ Макіавелемъ: онъ держался еще правила, что покуда «намъ нужно сохранять слабую Порту». Онъ мечталь добиться того же болбе належнымъ путемъ: вскоръ, захвативъ посредствомъ войны Молдавію и Валахію, онъ ръшился не выпускать ихъ изъ своихъ рукъ.

Немудрено, что въ Тильзитъ друзья увлекались въ своихъ бесъдахъ восточнымъ вопросомъ. Такъ какъ Александръ вообще игралъ роль слушателя и ученика, то и здёсь говорилъ больше всего Наполеонъ. Онъ возвъстилъ, что былъ союзникомъ не Турціи, а султана, по низверженіи котораго онъ считаетъ себя свободнымъ. Онъ твердилъ о необходимости покончить съ презрънными турками во имя гуманности и цивилизаціи. Но все это были лишь обшія фразы, благія пожеланія. «Моя система относительно Турціи колеблется; я еще не рѣшился», писалъ Наполеонъ Талейрану. Оттого въ Тильзитъ поръщили набросать планъ раздъла Турціи лишь въ томъ случать, когда она не замирится съ Россіей; но исполненіе его откладывалось до новаго свиданія. Нъсколько мёсяцевъ спустя, Наполеонъ справедливо сказалъ: «Мнъ твердять, будто я ужь не тильзитскій, я знаю только записанный Тильзить, т. е. букву договора». А въ договоръ сказано: «русскія войска удаляются изъ Молдавіи и Валахіи; но эти провинціи

будуть заняты войсками султана лишь по утвержденіи окончательнаго мирнаго договора между Россіей и Оттоманскою Портой».

Во всякомъ случат, послъ Тильзита взглядъ Наполеона измънился. Раздёлъ уже представлялся ему опасною игрой. Замёчая, какъ въ Россіи распалялась жажда земельныхъ пріобрътеній, онъ поняль, что выгодите манить ее благами въ будущемъ, чтмъ дать ей тотчасъ усилиться и выйти изъ-подъ его зависимости. Но больше всего страшила его Англія, которая раньше французовъ могла захватить Египеть, Архипелагь и самые Дарданеллы. А что если Россія поставить вопрось ребромъ? Наполеонъ отв'ячаль на это соображение съ свойственною ему ръшимостью и ясностью. Въ наставленіяхъ Коленкуру (12-го ноября 1807) имъ самимъ продиктовано слъдующее мъсто: «Истинное желаніе императора состоить въ томъ, чтобы Оттоманская имперія сохранилась въ ея нын вшнемъ видь (т. е. съ уступкой Дунайскихъ княжествъ Александру), впрочемъ на условіи, что Россія согласится на пріобрътеніе Франціей подобной же части Пруссіи. Но возможно, что въ Петербургъ уже ръшили раздълить Оттоманскую имперію. Въ такомъ случат не должно слишкомъ задтвать эту державу съ этой стороны: императоръ готовъ лучше вдвоемъ съ нею учинить этотъ раздёль, предоставляя въ немъ Франціи возможно больше вліянія, чёмъ принудить русскихъ допустить вмёшательство Австріи. Итакъ, не должно отказываться отъ этого раздёла, но должно объявить, что нужно словесно договориться на этотъ счетъ».

Наполеону не могло придти въ голову, что самое простое, въ его положеніи, желаніе насчеть Пруссіи испортить все діло. Когда Коленкуръ вхалъ съ своею инструкціей въ Петербургъ на смену Савари, Толстой везъ въ Парижъ изумительныя наставленія. Въ нихъ прямо высказывалось желаніе получить Молдавію и Валахію съ помощью Наполеона, а отъ него требовалось за это... вывести свои войска изъ прусскихъ владъній. Толстой постарался особенно горячо настаивать на этомъ странномъ требованіи, причемъ трогательно расписываль бъдствія несчастнаго Фридриха-Вильгельма III. Наполеонъ сказалъ ему пророчески, едва сдерживая свое негодованіе: «Напрасно вы такъ интересуетесь имъ: увидите, онъ еще сыграеть съ вами не одну скверную штуку. Прусскій вопросъ оказался не шуткой. Самъ Александръ горячо ходатайствоваль даже вь письмахь Наполеону за «бъдную» Пруссію, какъ «другъ короля и рыцарь королевы», по м'єткому выраженію г. Татищева. Однажды, въ беседе съ Савари, онъ дошелъ до следующаго признанія: «Я лучше откажусь оть Дунайскихъ княжествъ, чёмъ получить ихъ насчетъ Пруссіи. За эту цёну не возьму всей Оттоманской имперіи. Это-дівло чести для меня». Словомъ, русская политика тъхъ временъ не могла обходиться безъ чужого конька, въ видъ какого-нибудь «королька», (по выраженію Наполеона), ради котораго жертвовалось всею будущностью Россіи. Сначала ея кошмаромъ былъ всюду неизбъжный сардинскій король, теперь его смънилъ король прусскій.

Немудрено, что Наполеонъ вдругъ обратился къ Австріи съ планомъ раздъла Турціи и упорно молчалъ о немъ въ своихъ сношеніяхь съ Петербургомъ. Это крайне затрудняло Коленкура, съ энергичной дъятельности котораго начинается 1808-й годъ. Этому ловкому человъку съ трудомъ удалось побъдить холодность «общества» своимъ искусствомъ танцовать и болтать; а тутъ невозможность отвъчать дружелюбно на вопросы объ «исчезающей» Портъ, которыми закидывалъ его и царь, и его министръ. Немудрено, что Коленкуръ запълъ другую пъсню. Савари кончилъ тъмъ, что увъдомляль Наполеона о «горячемъ желаніи» Александра снова увидъться, и надъялся, что тогда Франція «станеть управлять Россіей». Коленкуръ же началъ съ того, что царь очень встревоженъ участью Пруссіи. «Я долженъ быль действовать крайне осторожно, -- писалъ онъ, -- чтобы окончательно успокоить его. Онъ сталъ недовърчивъ. Ему столько твердятъ, будто онъ станетъ жертвой своей довърчивости, что пришлось начинать съ того, чтобы снова залучить его». Коленкуръ соглашался съ опасеніями Александра насчеть общественнаго мижнія Россіи. Онъ писалъ Наполеону: «Можно ли ручаться за что-нибудь въ странъ, гдъ, за весьма немногими исключеніями, нътъ ни людей, ни правиль? Коленкуръ указывалъ на неизбъжность безусловныхъ уступокъ. Александръ твердилъ ему о необходимости «націонализовать» новый союзъ, т. е. заткнуть роть своимъ «патріотамъ» хорошимъ кускомъ Турціи. Онъ задаваль ему такіе вопросы: «Ну, чтожъ? Пишутъ вамъ о Турціи? Императоръ долженъ бы уже ръшиться. Ему знать, желаеть ли онъ или нъть сдержать свое тильзитское слово... Однако мет бы хотълось, чтобы это кончилось». И, по словамъ Коленкура, царь становился постепенно «серьезнымъ», «задумчивымъ», «мечтательнымъ», наконецъ «мрачнымъ».

Въ то же время Англія возвъстила, что ни подъ какимъ видомъ не сложить оружія. Нужно было побъдить ея упорство ръшительною, крайнею мърой, пока еще не все было потеряно въ Петербургъ,—и Наполеонъ поневолъ снова измънилъ свой взглядъ на восточный вопросъ. Явилось его письмо къ Александру отъ 2-го февраля, знаменитое по своему содержанію и составляющее перлъ его своеобразнаго красноръчія.

Здёсь развертывалась величавая картина «тильзитскаго дёла, направляющаго судьбы міра», такъ какъ пришло время «стать болёе великими, вопреки намъ самимъ»: «настала эпоха великихъ перемёнъ и великихъ событій». Здёсь раскрывался почти фантастическій запасъ «великихъ и широкихъ мёропріятій», которыя «сломятъ и подчинятъ намъ этотъ рой пигмеевъ», знающихъ исто-

рію лишь «по газетамъ прошлаго вѣка». «Армія изъ 50,000 русскихъ, французовъ и, пожалуй, немного австрійцевъ направится въ Азію черезъ Константинополь; и не успѣетъ она придти на Евфратъ, какъ Англія задрожитъ и падетъ на колѣни предъ материкомъ. У меня все готово въ Далмаціи, у васъ—на Дунаѣ. Черезъ мѣсяцъ послѣ нашего соглашенія армія можетъ появиться на Босфорѣ. Этотъ ударъ отзовется въ Индіи, и Англія будетъ покорена. Для достиженія такой великой цѣли я не откажусь ни отъ какой предварительной сдѣлки».

Подробностей сдёлки опять не сохранилось. Но впослёдствіи Наполеонъ говорилъ: «я хотёлъ дружески оттёснить Россію въ Азію: я предложилъ ей Константинополь». Это значитъ, что онъ хотёлъ сдёлать Константинополь предёломъ распространенія Россіи на западъ: въ его мысли Дарданеллы должны были принадлежать нейтральному государству, и эту «загородку» поддерживали бы всё силы Франціи и Австріи. Пусть тогда Черное море стало бы русскимъ озеромъ, зато Средиземное море превратилось бы въ озеро французское.

Этотъ планъ не былъ праздною мечтой или дипломатическимъ ходомъ. Именно тогда, въ началъ 1808 г., Наполеонъ дълалъ морскія и сухопутныя приготовленія для его исполненія. Онъ соединялъ всѣ три способа, о которыхъ думалъ прежде въ розницу. Онъ мечталъ раздавить Востокъ и Англію, ударивъ разомъ на Египетъ, на центральную Азію и на Индію, пробираясь въ послъднюю какъ сухимъ путемъ, такъ и моремъ.

### VI.

## Раздѣлъ Турціи.

Величіе письма 2-го февраля явствуеть уже изъ мелочей его пріема. Коленкуръ бросился, помимо министра, прямо во дворецъ. Александръ приказалъ ему явиться «какъ онъ былъ». Но посланникъ побъжалъ за письмомъ; а царя брало нетерпъніе. «Отчего—воскликнулъ онъ—вы не вошли тотчасъ? Въ моемъ кабинетъ нътъ церемоній. Мнъ всегда не терпится при полученіи письма императора, а васъ мнъ всегда пріятно видъть. Здоровъ императоръ? Я думаю, намъ предстоитъ поговорить». Александръ схватилъ письмо и началъ читать его съ серьезнымъ видомъ. Но постепенно его лицо оживлялось. Въ концъ первой страницы онъ улыбнулся, затъмъ воскликнулъ: «вотъ великія дъла!» Онъ повторялъ фразу: «вотъ тильзитскій слогъ!» При фразъ о газетахъ, онъ сказалъ: «вотъ великій человъкъ!» и прочелъ ее Коленкуру. Потомъ онъ прочелъ ему все письмо, останавливаясь на каждой фразъ, въ особенности же любуясь выраженіемъ о газетахъ. Вечеромъ, на балу,

Александръ часто заговаривалъ съ Коленкуромъ и твердилъ: «Я не разъ прочелъ письмо императора. Вотъ тильзитскія слова!»

И царь, и его министръ не давали покоя посланнику, увлеченные лихорадочною поспъшностью. Александръ говорилъ, что готовъ скакать, какъ курьеръ, «день и ночь» на новое свиданіе и «выбрать, какъ другъ, войска» для похода въ Индію, чтобы «всюду бить Англію». Изобрътая способы облегчить завътное дъло, онъ вдругъ сказалъ: «А, мнъ пришла мысль... Чтобы устранить затрудненіе, сділаемъ изъ Константинополя родъ свободнаго города». Румянцовъ имълъ цълыхъ пять бесъдъ съ Коленкуромъ, длившихся по нъскольку часовъ надъ разложенными картами Турціи. Сначала онъ соглашался на все: пусть Наполеонъ захватить даже часть Индіи; пусть Австрія участвуєть въ раздёлё; пусть этотъ раздёль касается даже Азіатской Турціи. Но вдругь показался конекъ: «А чтожъ вы ничего не говорите про Силезію? Мнъ было бы пріятно слышать о ней хоть одно слово», сказаль Румянцовъ. А затъмъ Александръ обронилъ такую фразу: «Я радъ, что нъть больше ръчи о Силезіи: императоръ ничего не говорить о ней... Сказать правду, этотъ вопросъ объ Оттоманской имперіи долженъ уничтожить все, что предлагалось и говорилось о Пруссіи послъ Тильзита. Вопросъ возстановляется въ томъ видъ, какъ онъ быль освящень договоромь». Затымь Румянцовь намекнуль, что Австріи нужно дать «немного» и что Россія и Франція не должны стоять «носъ съ носомъ» другъ подлё друга: вёдь, французы всегда интересовались Египтомъ и предлагали Екатеринъ II Константинополь. И вдругъ опять неожиданная фраза: «Императоръ всегда думаеть немножко объ интересахъ Пруссіи... Ему хотълось бы имъть удостовъреніе, что великое герцогство Варшавское останется въ нынъшнемъ положении и не будеть отдано другому государству». Коленкуръ отвъчалъ: «Не будемъ примъщивать къ великому предмету мелкихъ немецкихъ интересовъ... Мы приглашаемъ васъ отдалить отъ васъ Швецію; мы даже помогаемъ вамъ въ этомъ. А вы воспринимаете всъ сомнънія кёнигсбергскихъ стачниковъ. Согласитесь, что это не совсѣмъ-то по-тильзитски».

Затьмъ взялись за географическія карты. Румянцовъ сказалъ, что въ Тильзить, кажется, планировалось такъ: намъ Молдавія, Валахія и Болгарія, вамъ—Морея, пожалуй еще Албанія и Кандія. А Австріи можно бы дать Кроацію и, пожалуй, кусокъ Босніи. Сербія же можетъ стать независимымъ государствомъ, съ австрійскимъ эрцгерцогомъ во главъ. Вдругъ министръ проговорился: «Если турки будутъ изгнаны изъ Европы—что, по мнѣ, неизбѣжно—то Константинополь, а также большой кусокъ земли, обнимающій Босфоръ и Дарданеллы, должны отойти къ намъ». А Наполеону онъ предлагалъ уже Морею, Архипелагъ, Албанію, часть Босніи, Египетъ и даже Сирію. Впрочемъ, въ такомъ случаъ Сербія прирѣзывалась уже къ Россіи.

Коленкуръ. Вы уже значительно увеличили вашу долю; если дъло затянется, вы скушаете все.

Румянцовъ. Императоръ не настаиваеть на Сербіи. Ну, отдайте ее какому-нибудь принцу въ Европъ, напримъръ, Кобургскому. Если хотите обязать насъ, сдёлайте изъ нея приданое олной изъ нашихъ великихъ княженъ (берите любую)... Пожалуй, было бы хорошо постановить, что дети будуть воспитаны въ греческой религіи: въдь, сербы больше, чъмъ фанатики... Но это независимо отъ всякаго нашего содъйствія... Нынъ Болгарія почти пустынна; а нужно что-нибудь такое, что говорило бы націи, что императоръ далъ свою армію не безъ выгодъ для нея. Въдь, мы только для васъ идемъ въ Индію... Если, какъ намекаеть этотъ походъ, вся Турція должна быть разделена, то Константинополь долженъ достаться намъ, также какъ Босфоръ и Дарданеллы. Сербію въ такомъ случав нужно отдать совсвиъ Австріи, также какъ часть Македоніи и Румеліи до моря, чтобы эта держава раздъляла насъ... Вы получите остальную часть Македоніи и западную часть Румеліи, словомъ, что хотите — всю Боснію, Египетъ, Сирію.

Коленкуръ. Сегодня, графъ, вы не особенно щедры... Я не понимаю хорошенько пріобрѣтенія Константинополя; но если допустять его, я не соглашусь на пріобрѣтеніе Дарданелль тою же державой.

Румянцовъ. Кому же вы дали бы ихъ?

Коленкуръ. Я взяль бы ихъ для Франціи.

Тутъ собесъдники пустились въ торгъ, каждый прикидываясь казанскою сиротой. Румянцовъ доказывалъ, что Константинополь—пустяки: для него важнъе былъ бы Зундъ. Онъ уступилъ бы Дарданеллы развъ въ томъ случаъ, если бы къ этому городишкъ прибавили Сербію. А Коленкуръ надбавлялъ что-нибудь въ Азіи, напримъръ Трапезунтъ. Но Румянцовъ упорствовалъ. Тогда Коленкуръ выдвинулъ мысль Александра о превращеніи Константинополя въ независимый городъ. Румянцовъ остановилъ его: «Мысль императора ничего не значитъ; онъ уже бросилъ ее; это было лишь общее разсужденіе». То же подтвердилъ ему самъ Александръ. Онъ прибавилъ, что никакъ не уступитъ Дарданеллъ: «иначе мнъ нельзя будетъ ни выйти, ни войти безъ вашего позволенія».

Важнъе всего, что Румянцовъ передалъ Коленкуру письменный планъ раздъла Турціи, гдъ было сказано, что свиданіе между двумя импероторами можетъ произойти лишь послъ принятія его Наполеономъ. Александръ сказалъ то же въ своемъ отвътъ на письмо Наполеона отъ 2-го февраля, назначая Эрфуртъ мъстомъ свиданія. Вандаль говоритъ: «можно было думать, что царь хотълъ предохранить себя отъ собственной слабости и не поддаться без-

«ИСТОР. ВЪСТН.», 1юнь, 1891 г., т. XLIV.

защитно обольщеніямъ генія»; а Наполеонъ именно «отстранялъ всякое соглашеніе до свиданія; ему хотѣлось, чтобы до тѣхъ поръ условія раздѣла оставались смутными, неопредѣленными, колеблюшимися».

Но покуда политическій небосклонь быль чисть. Россія переживала давно не бывалую минуту счастливыхъ грезъ. Она уже стояла у врать св. Софіи. Шведскія крѣпости падали, подобно Іерихону, почти отъ одного трубнаго звука; а Наполеовъ еще выслалъ корпусъ Бернадота, который достигъ уже Голштиніи, чтобы ударить оттуда на Стокгольмъ. Въ началъ апръля Александръ писалъ Наполеону: «Я объявилъ шведскую Финляндію русскою провинніей». И онъ отвъчаль на окружающій его ропоть: «Что! Вы все еще будете жаловаться на мой союзь съ Франціей? А что дали намъ союзы съ вашею любезною Англіей?» Недовольные стали подходить къ одинокимъ дверямъ Коленкура: ихъ вожди, эти Чарторижскіе, Новосильцевы, Строгоновы, впервые появились въ его салонъ, даже на вечеринкахъ. Сіяющій императоръ подшучивалъ надъ посланникомъ, намекая на его упорное торгашество съ Румянцовымъ: «Вы проиграете вашу тяжбу». Въ своихъ письмахъ къ Наполеону онъ подделывался, какъ могъ, подъ тонъ посланія 2-го февраля, называя своего друга «возвышеннымъ геніемъ», а его планы «столько же великими, сколько справедливыми». Въ Зимнемъ дворцъ «весь Петербургъ» нъсколько дней ахаль отъ изумленія предъ дарами Азіи, предназначенными для подарковъ Наполеону, предъ этими ръдчайшими порфирами и малахитами, которые выглядять теперь печальнымь воспоминаніемь среди запустълаго Тріанона. А въ царскихъ сараяхъ стояли экипажи наготовъ. «Когда же мы отправляемся?» -- спрашиваль Александръ шутливо Коленкура.

#### VII.

## Разладъ передъ новою дружбой.

Вдругъ картина измѣнилась. Изъ Парижа не было отвѣта, а дошло зловѣщее извѣстіе, что Наполеонъ внезапно уѣхалъ по дорогѣ не къ Эрфурту, а къ Байонѣ. Турки ободрились и стягивали къ Дунаю новыя силы: Наполеонъ успокоилъ ихъ, давъ слово за Александра, что Россія не нападеть, хотя и истекъ срокъ перемирія. Бернадотъ внезапно застрялъ въ Голштиніи. Шведы оправились отъ первыхъ пораженій. Англичане спѣшили къ нимъ на помощь. Отъ разрыва съ ними наша торговля стала; бумажныя деньги падали съ страшною быстротой; посыпались банкротства. Общество дрожало отъ страха и гнѣва: оно еще дальше отхлынуло отъ дверей Коленкура и какъ бы вызывало его на бой. Адамъ Чар-

торижскій и личный врагь Наполеона, Поццо-ди-Борго, представили царю горячія записки, въ которыхъ онъ изображался жалкою игрушкой ненасытнаго властолюбія парижскаго Мефистофеля. Коленкуръ опасался даже заговора противъ императора и посылалъ своихъ соглядатаевъ въ старушку Москву, которая любила брюзжать. Самъ Румянцовъ осыпаль его жалобами и настойчиво требовалъ отвъта на свой планъ раздъла Турціи. Въ Александръ съ новою силой возродились подозрѣнія, недовърчивость. «Отъ него повъяло холодомъ», по словамъ Коленкура. «Нужно — замътилъ царь ему-говорить что есть на душь, если хочешь прочнаго и тъснаго союза. Заднія мысли не приводять къ добру».

Причиной всему были тъ роковыя событія въ Испаніи, которыя самъ Наполеонъ призналъ впоследствии коренною ошибкой своего царствованія. Въ то самое время, когда онъ собирался «раздавить Англію» и показать міру небывалое величіе, выступивъ противъ нея сразу повсюду, отъ Швеціи до Индіи, по суху и по морю, гдв одинъ, гдв въ соединеніи съ русскими, немцами, итальянцами, испанцами, --- въ эту торжественную минуту настало «начало конпа» въ жизни всеобъемлющаго генія. Поднядся испанскій народъ для борьбы на смерть, и его примёръ уже пробёгаль электрическою искрой по нъмецкой націи: Австрія очнулась, готовясь начать первую войну за независимость Германіи.

Александръ тотчасъ понялъ, что виной всему была Испанія, а не самъ Наполеонъ. Оттого-то онъ восхвалялъ роль «возродителя, законодателя» за Пиренеями; онъ даже надъялся получить отъ него награду за «свою скромность во все теченіе этихъ событій». Действительно, какъ только Іосифъ Бонапартъ воцарился въ Мадридъ, Наполеонъ снова обратился къ Востоку. Онъ ръшилъ томительный вопросъ съ своею обычной энергіей: свиданіе безъ предварительных в условій. Предлагая этоть ультиматумь, Коленкурь сказалъ царю: «Въ этомъ великомъ дълъ столько нескладицы (choses scabreuses), что только сами монархи могуть уладить его. У графа Румянцова руки немного длинны... Въ этомъ дълъ болъе замъщаны русскіе, чъмъ французскіе интересы... Вы, ваше величество, желаете этого раздёла: Наполеонъ лишь соглашается, чтобы угодить вамъ. Примите безусловное свиданіе». — «Съ удовольствіемъ», — отвѣчалъ государь, истомленный ожиданіемъ и обольщенный тёмъ, что Наполеонъ именно тогда вывель свои войска изъ Пруссіи, хотя причиной тому была необходимость перевести ихъ въ Испанію.

Александръ спъшилъ на свиданіе, какъ на пріятную прогулку: ему казалось, что «великое дёло» будеть просто «дёломъ одного завтрака». Наполеонъ готовился къ свиданію. Онъ браль съ собой Талейрана и велёль ему разсмотрёть всё депеши Коленкура. Онъ совъщался съ другими, свъдущими по Востоку, людьми и велълъ заготовить въ министерствъ обстоятельную записку. Онъ скло-

нялся къ метнію, что нужно сократить слишкомъ разгортвийся аппетитъ Россіи: онъ ръшиль начать съ Тильзита, т. е. дать ей только Молдавію и Валахію, да и то не сейчась. Талейранъ шель еще дальше. Тогда уже опредълилась его роль тормаза. Холодный скептикъ, онъ виделъ, что горячность, широкая фантазія и непомърное самомнъние ведутъ Наполеона къ погибели. Онъ громко порицалъ последніе замыслы. Ему хотелось спокойно почивать на добытыхъ уже лаврахъ. Онъ боялся, какъ бы изъ Эрфурта не вышло новаго всеобщаго потрясенія. Хитрый дипломать тотчась придумаль ушать холодной воды въ видъ Габсбурга. Онъ сказаль Меттерниху: «Во всякомъ дълъ въ Европъ австрійскій императоръ является или задержкой, или помощью. Я въ данную минуту желаль бы, чтобы императорь Францъ явился, какъ задержка». Меттернихъ попросилъ Наполеона взять и его въ Эрфуртъ, но получиль отказъ: Наполеонъ боялся, какъ бы Австрія и Россія не спълись тамъ у него подъ носомъ.

Въ Эрфуртъ повхали только Талейранъ да его преемникъ по министерству, Шампаньи, не считая блестящей военной свиты и И. Толстого. Александра сопровождала, помимо Румянцова и Коленкура, болъе скромная свита военныхъ, съ великимъ княземъ Константиномъ во главъ. Среди нея стушевывался поповичъ Сперанскій: онъ долженъ былъ прислушиваться къ мудрымъ рѣчамъ Наполеона насчеть порядка въ управленіи страной. 14-го сентября царь выбхаль въ коляскъ, безъ кухни и придворныхъ, налегкъ: онъ скакалъ быстръе всякаго курьера. Его провожали со стонами и слезами. «Весь Петербургъ» перешентывался: ему-де не возвратиться; Наполеонъ, если не разстръляетъ его, какъ герцога Ангіенскаго, то заточить во Франціи, какъ испанскихъ Бурбоновъ. Императрица-мать сказала, рыдая, гофмейстеру: «вы будете въ отвътъ за это путешествие цередъ императоромъ и передъ Россией». Еще трогательные были сцены, окружавшія царя въ Кёнигсбергы, гдъ онъ провелъ два задушевныхъ дня среди «несчастной» прусской четы, которая убъждала его соединить русскія и прусскія войска съ австрійскими въ предстоящей борьбъ съ Наполеономъ.

А ничтожный городишко Эрфурть, затхлое гнъздо невинныхъ мъщанъ и мелкихъ чиновниковъ, превращался въ маленькій ко-кетливый Парижъ. Населеніе его вдругъ возросло неимовърно. Среди него толкалась безчисленная полиція: особенно много было «наблюдателей» всякихъ костюмовъ, зорко слъдившихъ за каждымъ словомъ и движеніемъ «пруссаковъ», какъ называли тогда вообще недовольныхъ бонапартизмомъ. Приготовлялся блестящій хвостъ Наполеона изъ множества нъмецкихъ «фюрстовъ» и королей, умолявшихъ владыку міра допустить ихъ къ его лицезрънію «хоть на 24 часа». Они унижались передъ каждымъ эполетомъ генеральнаго штаба и завалили Шампаньи попрошайствами, при-

чемъ злословили другъ друга и подняли цълый Содомъ взаимныхъ сваръ. Зато они щеголяли, на послъдніе гроши горсти своихъ нищихъ подданныхъ, старомоднымъ парадомъ фамильной спъси ¹): они не уступали великолъпіемъ полескимъ полковникамъ, а ихъ княгини—французскимъ актрисамъ, которыя были доставлены изъ Парижа въ полномъ наборъ.

#### VIII.

## Эрфуртъ.

27-го сентября Наполеонъ встрътилъ Александра далеко за воротами Эрфурта. Описаніе внѣшности эрфуртскаго свиданія совътуемъ прочесть у Вандаля, который проявляеть въ этой, лучшей, главѣ своего труда талантъ художника. Особеннно хорошо изображенъ здѣсь Талейранъ, этотъ руководитель новой эпохи въ жизни Франціи, начавшейся съ испанскаго дѣла. «Эрфуртъ—почва, гдѣ вполнѣ развертывается игра, которую онъ подстроивалъ уже нѣсколько мѣсяцевъ. Отнынѣ онъ молчаливо, но рѣшительно бунтуетъ противъ своего господина и вмѣсто служенія его волѣ злоумышляетъ противъ его намѣреній. Его первая цѣль—устроить свой собственный миръ съ Европой, закрѣпить свои добрыя отношенія съ Вѣной, добыть себѣ у царя довѣріе, которое обезпечило бы его противъ опасностей будущаго... Онъ сообразилъ, что есть одно только средство остановить, обуздать Наполеона—это поддерживать въ державахъ духъ сопротивленія».

Талейранъ рѣшился конечно обойти прежде всего Александра. Съ смѣлостью опытнаго интригана онъ тотчасъ же добился у него тайной аудіенціи и сразу огорошиль его такимъ признаніемъ: «Государь! зачѣмъ вы пришли сюда? Ваше дѣло спасать Европу; и вы достигнете этого только путемъ сопротивленія Наполеону. Французскій народъ цивилизованъ, а его монархъ—нѣтъ. Русскій монархъ цивилизованъ, а его народъ— нѣтъ. Стало быть, русскій монархъ долженъ быть союзникомъ французскаго народа». Эти слова записаны для потомства другимъ виртуозомъ въ интригахъ, Меттернихомъ: тогда это были два авгура дипломатіи, шедшіе рука въ руку.

Жало вонзилось въ сердце, въ которомъ уже въ Россіи было надломлено довъріе. Александра со всъхъ сторонъ осътила искусная интрига дипломата-Іуды, который вкрался въ довъріе Толстого, Румянцова, даже близкихъ друзей своего господина. Наполеонъ почуялъ, что онъ «не тотъ, что былъ въ Тильзитъ», несмотря на прежнюю пріятельскую внъшность. Онъ задумался и по-

<sup>1)</sup> Этотъ бытъ и характеръ нъмецкихъ фюрстовъ описанъ въ нашей «Германіи наканунъ реводюціи» («Въстникъ Европы» за 1875 г.).

вторяль: «Да, все это конечно испанское дѣло... Оно занимаетъ меня далеко отъ нихъ: вотъ что имъ нужно; вотъ почему они возрадовались».

Какъ въ Тильзить, союзники каждый день бесъдовали вдвоемъ на прогулкахъ, а больше расхаживая по кабинету Наполеона, между тъмъ какъ Талейранъ, къ смущенію полиціи, засиживался за полночь у Румянцова. Но эти бесъды носили другой характеръ. Тамъ была дипломатическая идиллія: такъ легко было сговариваться на почвъ общихъ фразъ, неопредъленно-широкихъ плановъ, благихъ пожеланій. Здёсь приходилось свести все это къ строгой прозъ, къ точному практицизму. А между двумя свиданіями легъ цълый годъ взаимныхъ разочарованій и недоразумъній, какъ между молодыми послъ медоваго мъсяца. Работа оказалась тяжелая, почти невозможная: сила обстоятельствъ одинаково повелительно влекла случайныхъ друзей въ разныя стороны, налагая покровъ правоты на поступки каждаго изъ нихъ. Цълую недълю мучились они лишь изъ-за того, чтобы не подорвались тъ узы, которыя удалось кое-какъ сковать въ Тильзитъ.

Теперь вопросъ шель уже не о Пруссіи и Польш'є; стушевалось даже «великое д'бло». Сразу пор'єшили, что Франція должна сохранить за собой покуда прусскія кр'єпости, въ виду задора Австріи, но ей необходимо уйти изъ Польши, чтобы успокоить Россію. Александръ вдругъ понялъ, что разд'єль Турціи—журавль въ необ, и удовольствовался бол'є прозаическою, но в'єрною синицею — пріобр'єтеніемъ Молдавіи и Валахіи. Скоро согласились даже насчеть Англіи: оба императора напишуть ея королю, чтобы онъ замирился, если не желаеть вид'єть новыхъ и бол'є важныхъ потрясеній. И онъ пойметь, что туть пугаломъ являются разд'єль Турціи и походъ въ Индію.

Грозовою тучей сталь теперь австрійскій вопрось. Онь наэрълъ. Наполеонъ видълъ дальше всъхъ: онъ понималъ, что нищій Габсбургъ не могъ долъе содержать приготовленную къ бою армію: онъ долженъ былъ напасть на Францію. Отсюда его требованіе, чтобы Россія помогла ему заставить Австрію признать Іосифа королемъ Испаніи и объявить войну Англіи. Александръ соглашался только поддержать Францію въ томъ случав, когда Австрія предприметь наступательныя действія противь нея. Онь быль правъ съ точки зрвнія русскихъ выгодъ. Вандаль справедливо говорить: «Для Россіи разоружить Австрію значило обеззащитить себя самое, сдаться, отказаться оть всякаго обезпеченія, кром'в одной честности. Такое довъріе со стороны Александра было бы истиннымъ чудомъ послъ тъхъ разочарованій и обидъ, которыя онъ испыталъ со временъ Тильзита. Наполеонъ терпълъ наказаніе за то, что цёлый годъ скрывалъ конечную справедливость и величіе своей цёли, именно успокоеніе міра, подъ покровомъ само-

державности своихъ поступковъ. Онъ терпълъ за то, что слишкомъ мало шадилъ сомнънія и выгоды своего союзника, насиловаль королей и народы. Онъ быль наказань темь, что ему не верили теперь, когда онъ искренно выставляль свое миролюбіе, свои чистооборонительныя наміренія. Александрь не могь читать въ его душь: онъ читаль въ его дълахь; а прощедшее давало ему право заподозръвать будущее».

Такъ, задача становилась неразръшимою, -- и пошли тяжелыя, не ведущія къ добру сцены. Слабый, мягкій Александръ вдругь сталь скалой, о которую разбивались всв изумительно тонкія ухищренія тильзитскаго «обольстителя». Чувствуя, что ему не выдержать открытаго боя съ нимъ, онъ поступалъ, какъ его войска въ 1812 году. «Онъ претерпъливо слушалъ, мало разсуждалъ, не старался опровергать многочисленные и настойчивые доводы своего противника, даваль пронестись этому потоку; а затымь возвращался къ своей мысли и твердо держался ея съ милымъ упрямствомъ». Наполеонъ съ трудомъ сдерживалъ свой гнъвъ. «Вашъ императоръ Александръ упрямъ, какъ лошакъ, сказалъ онъ Коленкуру: онъ притворяется глухимъ, когда не хочетъ понять». Наконецъ, Наполеонъ прибъгнулъ къ своему испытанному средству, - къ притворному проявленію гитва громовержца. Літь за 10 передъ тімь, онъ ускорилъ миръ съ австрійцами, хлопнувъ о земь дорогой сервизъ передъ носомъ ихъ дипломата и воскликнувъ: «если Австрія желаеть войны, то въ три мъсяца она станеть грудой осколковъ. Теперь, шагая однажды по своему кабинету съ своимъ другомъ, онъ вдругъ вскипълъ, бросилъ шляпу на полъ - и давай топтать ее. Александръ остановился, какъ вкопанный, пристально посмотръль на него, улыбнулся и, помолчавъ съ минуту, сказалъ: «Вы горячи, а я упрямъ: со мной гнъвомъ ничего не сдълаеть. Будемъ говорить, разсуждать—или я ухожу». И онъ направился къ двери. Наполеонъ удержалъ его и тотчасъ успокоился. Онъ увилълъ необходимость уступить.

Измученные друзья поневолъ обрадовались, словно у нихъ гора свалилась съ плечъ. Вечеромъ они сидъли рядомъ въ партеръ, наполненномъ королями, на «Эдипъ» Вольтера. Актеръ произносить: «дружба великаго человъка есть благодъяние боговъ». Александръ встаетъ, хгатаетъ Наполеона за руку и горячо жметъ ее.

Вообще со стороны казалось, какъ говоритъ очевидецъ, будто это были «два молодыхъ товарища, которые ничего не скрывали другъ отъ друга въ своихъ удовольствіяхъ». Мало того. Разнеслась молва, что скоро друзья станутъ родственниками. Дъйствительно тогда вопросъ о разводъ съ Жозефиной быль уже почти ръшеннымъ дъломъ, и Наполеонъ обратилъ внимание на слухи, прочившие ему въ невъсты старшую сестру Александра, Екатерину Павловну. Но гордость не дозволяла ему заговорить первому. Талейранъ и

Коленкуръ намекнули Александру. Александръ намекнулъ Наполеону, вообще одобряя мысль объ упрочении его династии посредствомъ новаго брака. Но Наполеонъ отвъчалъ неопредъленно и откладывалъ вопросъ до другого времени. Между тъмъ мать поспъшила выдать замужъ Екатерину Павловну; а война съ Австріей привела къ браку Наполеона съ дочерью Габсбурга.

#### ΤX

#### Новый союзъ.

Оставалось набросать рѣшенія императоровъ на бумагу въ формѣ конвенціи. Они предоставили это дѣло своимъ министрамъ. Но у тѣхъ снова начались пререканія, такъ что они иногда по четыре раза въ день ходили къ своимъ императорамъ. Дѣло тянулось опять цѣлую недѣлю. Оно наконецъ всѣмъ надоѣло, также какъ однообразіе празднествъ, парадовъ, обѣдовъ и прогулокъ. 12-го октября подписали, «зажмурившись, чтобы не видатъ будущаго», по выраженію одного очевидца.

Эрфуртская конвенція обезпечивала всё владенія обоихъ императоровъ: они потребують отъ Англіи признанія правъ Іосифа на Испанію и Александра на Финляндію, Молдавію и Валахію. Но Пунайскія княжества опять чуть не разстроили всего. Наполеонъ не хотъль сказать, положительно, что они теперь же уступаются Россіи: онъ опасался, что узнавъ объ этомъ Порта осоюзится съ Англіей. Но Румянцовъ съ грубой ръшительностью настаивалъ на такомъ признаніи. Онъ сказаль Шампаныи: «Мы не можемъ согласиться, чтобы продолжалось положеніе, которое тянется уже ц'ьлый годъ. Оно оказалось слишкомъ противнымъ нашимъ выгодамъ. Мы пришли сюда, чтобы именно объявить вамъ, что мы намърены положить ему конецъ». Всякое возражение съ этой стороны казалось Александру измёной, ловушкой. Наполеонъ принужденъ былъ «согласиться на немедленное присоединение Молдавіи и Валахіи къ Россіи». Онъ добился только одного: Александръ лично далъ слово не говорить объ этомъ до 1-го января 1809 г. Наполеонъ обязался также помочь Россіи въ случать, если Австрія соединится съ турками на защиту княжествъ; но зато Александръ долженъ быль помогать Франціи, если на нее нападуть австрійцы. Объ остальной Турціи въ конвенціи сказано: «объ стороны обязуются сохранять неприкосновенность остальных владеній Оттоманской имперіи, не желая сами нападать на нихъ и не допуская къ тому другихъ безъ предварительнаго увъдомленія ихъ». Друзья приберегали эту добычу до болъе удобнаго случая. Въ одной статъъ конвенціи сказано: «Если мёры, принятыя сторонами для водворенія мира, окажутся безплодными, императоры свидятся снова въ теченіе года, чтобы согласиться насчеть общихъ военныхъ дъйствій».

14-го октября союзники разстались среди такой же дружественной и блестящей обстановки, которая окружала ихъ за 17 дней передъ тъмъ.

Великое съ виду дъло имъло весьма не великое значеніе. Событія были такъ крупны и повелительны, что ихъ хода не могли остановить или перевернуть никакія усилія вънценосцевъ. Эрфуртъ не подвинуль дъла, поднятаго въ Тильзитъ. Онъ не остановиль ни войны съ Англіей, ни возстанія въ Испаніи, ни борьбы съ Австріей; и Дунайскія княжества до сихъ поръ находятся за предълами Россіи. Онъ далъ только Наполеону передышку, предохранивъ его отъ новой коалиціи, и позволилъ ему еще разъ разгромить Австрію, которой впрочемъ такія бъдствія — какъ съ гуся вода. Россія могла бы извлечь изъ Эрфурта болье прочную пользу; но она по обыкновенію не съумъла сдълать это.

Эрфуртъ не достигъ даже ближайшей цъли—личнаго сближенія между двумя «арбитрами» Европы. Напротивъ. «На берегахъ Нъмана, — говоритъ Вандаль, —въ душъ царя побъдило довъріе, подавляя, котя и не истребляя, противоположное чувство. Въ Эрфуртъ недовъріе окончательно взяло верхъ, уничтожая остатокъ склонности». Здъсь Александръ такъ держалъ себя съ австрійскимъ посломъ, что какъ бы поощрялъ Габсбурга къ вооруженіямъ. Въ Эрфуртъ новая эпоха, въ лицъ Талейрана, побъдила Наполеона. Возвратившись въ Парижъ, оба авгура сдружились еще больше. Талейранъ повърилъ Меттерниху тайну неудачи свиданія: «Александра ужъ не увлечешь противъ васъ», сказалъ онъ. Онъ даже выразилъ надежду на возстановленіе дружбы между Въной и Петербургомъ: «только такое соединеніе можетъ сохранить остатокъ независимости Европы», сказалъ онъ пророчески.

Эрфуртъ былъ скоръе подготовкой Бородина. Вандаль справедливо говоритъ, что онъ ускорялъ кровавую развязку между Австріей и Франціей. А чъмъ бы она ни кончилась, она приближала разрывъ между Парижемъ и Петербургомъ. Побъди Австрія — и Александръ былъ бы увлеченъ общимъ потокомъ національной ненависти и мстительности противъ геніальнаго деспота. Побъди Наполеонъ — и два императора стали бы другъ противъ друга, какъ единственные соперники. Снова поднялся бы въчно раздорный вопросъ о раздълъ Турціи. А рядомъ неизбъжно всталъ бы во всемъ своемъ непримиримомъ величіи вопросъ объ отмънъ другого важнаго раздъла. Разгромъ Пруссіи привелъ Наполеона къ возстановленію Польши наполовину; разгромъ Австріи повлекъ бы за собой ея полное воскрешеніе.

~~~~~

А. Трачевскій.



## АНЕКДОТЪ О ГОГОЛЪ.

Б 1847 или 1848 году, въ Кіевъ прівхаль осенью Николай Васильевичь Гоголь. О его визить къ покойному Михаилу Владиміровичу Юзефовичу разсказываль мит одинь очевидець. Можеть быть, особеннаго интереса разсказъ этоть не представляеть, да впрочемь, и навтрно не представляеть, потому что визить быль самый обыкновенный и

на короткое время. Но Гоголь-то человъкъ необыкновенный: необыкновеннымъ онъ быль и въ то время, а теперь, когда прошла давность, онъ представляется намъ какимъ-то полубогомъ, и потому каждый шагь его и каждое слово пріобретають для насъ, по крайней мъръ для нъкоторыхъ изъ насъ, значеніе. Ничего, что великій человікь покажется иной разь маленькимь, пройдя сквозь призму наблюдательности маленькаго человъка. Маленькіе люди, приходя случайно, или благодаря своей навязчивости, въ соприкосновение съ людьми великими, по самой природъ своей ничего не могуть больше замётить, кромё черть, сближающихъ ихъ въ какомъ-нибудь маленькомъ отношеніи съ великими людьми. Сапожникъ, всноминая о Тургеневъ, разскажетъ, какіе онъ носиль сапоги и сколько на нихъ было пуговицъ. Пустая барыня, которая не могла вести никакихъ другихъ разговоровъ, кром' пустыхъ, съ великимъ челов комъ, вспомнить о немъ, что онъ быль пустословъ и, въ доказательство, приведеть какой-нибудь его пустой разговоръ. Сплетникъ будеть разсказывать о немъ, что великій человъкъ любилъ выслушивать сплетни, и, если великій челов'вкъ, по благодушію или снисходительности къ людскимъ слабостямъ, проведетъ время въ обществъ, которое ниже его, то найдется біографъ, который впослъдствіи сообщить о томъ,

что великій человікь любиль предпочитать дрянныхь людей хорошимъ, пилъ и бражничалъ съ мытарями и чуждался фарисеевъ. Очевидець, сообщившій мнѣ нѣсколько подробностей о своей встръчъ съ Гоголемъ у Юзефовича, въ то время не только не быль проникнуть благоговъніемь къ великому писателю, но въ душ'в считаль его чуть ли не пасквилянтомъ и разделяль о немъ литературное мнвніе барона Брамбеуса, который не признаваль Гоголя. Этотъ господинъ былъ тогда молодъ-лътъ двадцатипяти, прібхаль изъ глухой провинціи въ Кіевъ тоже на короткое время, съ цёлью нашить себ'я сюртуковъ и фраковъ у кіевскихъ портныхъ и пріобръсти сердоликовую печать, такъ какъ онъ полагалъ. что, женясь, необходимо имъть такую печать,- печать придасть солидности молодому помъщику. Изъ этого можете заключить, что намъренія разсказчика были маленькія, обыденныя; и нечего гиъваться, если Гоголь въ призм' представится намъ тоже не гигантомъ, ибо Гоголя какъ гиганта, въ особенности въ ту пору, могъ видъть только самъ же Гоголь.

Молодой помъщикъ, прівхавшій для экипировки въ Кіевъ, носиль польскую фамилію, котя родился уже въ русскомъ семействъ. Польская кровь сказывалась въ немъ только въ его наклонности къ франтовству и въ тяготеніи къ аристократамъ. Явившись въ Кіевъ, онъ сейчасъ же свелъ знакомство съ графомъ К., который служиль въ канцеляріи генераль-губернатора. Графъ быль. нъкоторымъ образомъ, знатокомъ модъ и хорошаго тона, хотя и не имъть средствъ, и охотно взялся быть менторомъ Михольскаго. Михольскій одёлся съ иголочки, пріобрёль прекрасную сердоликовую печать и, кром' того, хризопразовую въ золотой оправ' съ брилліантовыми искрами, и доживаль въ Кіевъ послъднюю недълю, чтобы затъмъ уъхать въ Харьковскую губернію, жениться и поселиться въ имъніи своей жены. Однажды, послъ объда, онъ заъхаль къ графу К., съ которымъ предполагалъ провести вечеръ въ игорномъ домъ; но засталъ графа за усиленнымъ приготовленіемъ къ туалету, и на вопросъ его, куда онъ собирается, графъ объявилъ:

- Мит непремънно надо ъхать въ Липки къ Юзефовичу, у котораго сегодня долженъ быть человъкъ, интересующій собою теперь весь Кіевъ.
  - Ктожъ это такой?
- Это нъкто Гоголь, писатель, небрежно пояснилъ графъ К. изъ хохловъ.
  - Я знаю, сказалъ Михольскій.
- Юзефовичъ пригласилъ меня на Гоголя, а мит неловко не быть,—продолжалъ К.—Откровенно сказать, я еще не читалъ этого Гоголя. Что, онъ хорошо пишетъ?

- Въ немъ нътъ ничего возвышеннаго и, такъ сказать, байроническаго,—сказалъ Михольскій, играя своей новой хризопразовой печаткой.—Я читалъ критику на него. Утверждаютъ, что онъ плохо владъетъ даже русскимъ языкомъ.
- Это немудрено, сказалъ графъ К., который въ канцеляріи генералъ-губернатора считался неспособнымъ и никогда не могъ сочинить ни одной бумаги.—Но отчего не посмотръть? Все же онъ въ милости у государя. Это что-нибудь значить, я вамъ доложу.
- Вотъ какъ! сказалъ Михольскій. Въ такомъ случав мнв хотвлось бы тоже взглянуть на него. Но какъ это сдвлать?
- A очень просто,—сказалъ графъ К.—поъдемъ вмъстъ, я представлю васъ Юзефовичу—онъ радушный хозяинъ.

Михольскій и графъ К. отправились въ Липки, и Юзефовичъ принялъ незнакомаго молодого человъка немножко угрюмо.

На обширномъ балконъ, выходившемъ въ садъ, былъ приговленъ столъ съ закусками и съ чаемъ. Собрались преимущественно молодые профессора Кіевскаго университета, которые хотъли представиться Гоголю. Всё были по этому случаю одёты въ новенькіе вицмундиры и, въ ожиданіи великаго человъка, переговаривались въ полголоса. Юзефовичъ постоянно выбъгалъ смотръть, не вдеть ли Гоголь. Ужъ начинало смеркаться, и последние лучи заходящаго солнца умирали на стеклъ чайной посуды, какъ, по нъкоторому движенію въ домъ и по внезапно измънившемуся лицу Юзефовича, который, заслышавъ шумъ, убъжалъ съ балкона, гости заключили, что Гоголь, наконецъ, прівхалъ. Профессора, сидъвшіе передъ этимъ, встали и выстроились въ рядъ. Графъ К. и Михольскій тоже поднялись съ своихъ мъсть и стали поодаль, въ глубинъ. Въ рамъ открытыхъ настежь дверей показались двъ фигуры-Юзефовича и Гоголя. Гоголь шель, понуривъ свою голову съ длиннымъ носомъ и длинными прямыми волосами. На немъ былъ темный гранатовый сюртукъ, и Михольскій, въ качествъ франта, обратилъ внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, въ красныхъ мушкахъ по темно-веленому нолю, а возл'в красныхъ мушекъ блествли светло-желтыя пятнышки по сосъдству съ темносиними глазками. Въ общемъ, жилетка казалась шкуркой лягушки. Приведя Гоголя на балковъ, Юзефовичъ отстранился, чтобы не выдвигаться впередъ, а Гоголь остался передъ выстроенными профессорами, словно начальникъ, принимающій подчиненныхъ. Всё низко ему поклонились. Онъ потупился и, по застънчивости или по гордости, не отвътилъ на поклонъ, который замънилъ его потупленный взоръ.

Юзефовичь почувствоваль неловкость отъ воцарившагося молчанія, бросился изъ-за спины Гоголя и сталь представлять ему поодиночкъ его почитателей.

- Профессоръ такой-то! Профессоръ Павловъ! Костомаровъ! Гоголь чуть-чуть кивалъ головой и произносилъ тихо:
- Очень пріятно, весьма пріятно, душевно радъ во всёхъ отношеніяхъ.

Когда представленіе гостей кончилось, Юзефовичъ простерь руку въ нівкоторомъ разстояніи отъ таліи Гоголя и просиль его състь откушать, но Гоголь, взглянувъ на закуски и на чай, сдівлаль брюзгливую гримасу, еще брюзгливіе посмотрівль на своихъ почитателей и закрыль глаза рукой, брюзгливо глянувъ въ сторону заходящаго солнца. Юзефовичъ сдівлаль знакъ какому-то молодому человітку стать у різшетки балкона и заслонить собою солнце, что тотъ моментально и исполниль. Гоголь продолжаль молчать. Никто не осмівлился сість въ его присутствіи.

Прошло минуты двѣ или три. Наконецъ, великій человѣкъ поднялъ голову и пристально воззрился въ жилетъ Михольскаго, тоже бархатный, какъ и у него, и тоже въ замысловатыхъ крапинкахъ, но въ общемъ походившій не на шкурку лягушки, а на шкурку ящерицы.

— Мнъ кажется, какъ будто я васъ гдъ-то встръчалъ, —сказалъ Гоголь Михольскому.

Михольскій хотъль отвъчать, но изъ-за спины Гоголя Юзефовичь угрожающе покиваль ему пальцемь, и тоть должень быль ждать, что еще скажеть Гоголь.

— Да, я васъ гдъ-то встръчалъ,—утвердительно произнесъ Гоголь,—не скажу, чтобы ваша физіогномія была мнъ очень памятна, но тъмъ не менъе я васъ встръчалъ,—повторилъ Гоголь.—Мнъ кажется, что я видълъ васъ въ какомъ-то трактиръ, и вы тамъ ъли луковый супъ.

Михольскій поклонился.

Гоголь погрузился снова въ молчаніе, задумчиво глядя на жилетку Михольскаго. Вдругь, онъ подаль руку хозяину, сдёлаль общій поклонъ его гостямь, и направился къ выходу. Юзефовичь не смёль его удерживать.

Всѣ молчали, глядя какъ уходить писатель, странно передвигая, съ какимъ-то едва уловимымъ оттънкомъ паралича, свои ноги, обтянутыя узкими сърыми брюками на широкихъ штрипкахъ.

Проводивъ Гоголя, Юзефовичъ вернулся къ гостямъ съ лицомъ сіявшимъ отъ радости.

- Господа, давайте, прежде всего, выпьемъ за здоровье Николая Васильевича Гоголя! Пожелаемъ ему многія лъта!
  - У всъхъ раскрылись рты, всъ заговорили сразу, много и шумно.
  - Многія лъта Николаю Васильевичу Гоголю!
- А какъ вы думаете,—сказалъ мнѣ разсказчикъ въ заключение своихъ воспоминаний о встръчъ съ Гоголемъ,—что побудило внаменитаго писателя такъ скоро уйти тогда отъ Юзефовича?

- Спѣшиль. Мало ли что могло быть важнаго у Гоголя, что помѣшало ему провести время въ обществѣ его почитателей? Можетъ быть, его занимала какая-нибудь фигура изъ второй части «Мертвыхъ Душъ», или созрѣвала въ умѣ новая повѣсть, или, наконецъ, онъ усталъ, ему надо было отдохнуть дома.
- Ни то, ни другое, ни третье!—отвъчалъ разсказчикъ, съ торжествомъ потирая руки.—Весь вопросъ проще крыловскаго ларчика: Гоголь позавидовалъ на мою жилетку. Да, это ужъ я вамъ даю честное слово. Еслибъ меня графъ К. не привезъ къ Юзефовичу, то Гоголь и чай пилъ бы, и закусывалъ бы, и бесъдовалъ бы съ поклонниками; а я совершенно невольно отравилъ ему жизнь своей жилеткой.
  - Послушайте, можетъ ли это быть?
- Нътъ, нътъ, не спорьте со мною. На другой день ко мнъ въ гостинницу «Серебряный Лебедь»—это была такая гостинница на Никольской улицъ, гдъ я всегда останавливался-прибъжаль жидокъ отъ портного, у котораго я купилъ свою жилетку-замътъте, послъднюю: такого рисунка матеріи у него не было. — Прошу у пана, одолжите жилеть! — Зачемъ? — спрашиваю. — На милость Бога, дайте жилеть! Дайте ноказать, только показать! А можеть быть, вы его уступите за что-нибудь?—началь онъ, --что это за наказаніе, что такого жилета нигдъ нельзя найти въ Кіевъ! Пріъхалъ господинъ изъ Петербурга и купилъ у Гросса жилетку, подобную до вашей, а теперь подавай ему такую точно, какъ ваша.— А какъ его фамилія? -- спрашиваю. -- Не знаю, зачёмъ вамъ фамилія? Дайте жилеть, на милость Бога! Подумаль я и сообразиль, что это Гоголь. Недаромъ онъ на меня вчера такъ смотрълъ и луковымъ супомъ меня обиделъ. - Не дамъ я тебе, братъ, жилетки, не дамъ! Ты хоть и Гоголь, а такой жилетки у тебя нътъ какъ у меня! И посмотръть не дамъ. Ужъ это кончено. Ты хоть двадцать «Мертвыхъ Душъ» напиши, а жилетки не дамъ. Я свою жилетку выше всякихъ «Мертвыхъ Душъ» ставлю... Такъ я и не далъ своей жилетки, а онъ три раза за ней присылалъ. Теперь, когда вспоминаю объ этомъ и когда я уже знаю, что на писателя, можеть быть, вліяеть каждая мелочь, то воображаю себъ, какъ онъ бъсился, какъ, можетъ быть, изъ-за этой жилетки не удались ему какія-нибудь, такъ называемыя, лучшія страницы! Воть послъ этого и называйте Гоголя великимъ человъкомъ. Сердоликовый перстень съ гербомъ я ношу до сихъ поръ, а хризопразовую печатку съ брилліантовыми искрами потеряль на охоть, кажется, въ 1856 году, осенью-этакъ послъ Покрова.

I. Ясинскій.



# ВОСПОМИНАНІЯ С. В. СКАЛОНЪ (УРОЖДЕННОЙ КАПНИСТЪ) ').

## IV.

Неудавшійся побъть Петра Николаєвича, сына моего дяди Николая Васильича.— Отъъздъ всего семейства въ Петербургъ.—Ихъ петербурская жизнь.—А. И. Полетика и его сумасбродныя выходки.—Смерть его жены и прівздъ на похороны сестры-странницы и свътской монахини.—Оригинальная свадьба, съ горькими послъдствіями.—Прівздъ брата Ивана.—Одно стихотвореніе моего отца.— Посъщеніе Полтавы Александромъ І.—Наше путешествіе въ Крымъ.—Бахчисарай и Байдарская долина.



ЕПЕРЬ БУДУ продолжать разсказь о событіяхь въ семействё моего дяди, Николая Васильевича. Братъ Петръ Николаевичь, видя огорченія и страданія своихъ сестерь и не имёя средствъ помочь ихъ горю, думалъ только объ одномъ, какъ бы вырваться поскорёе изъ семейства и опредёлиться на службу. Сколько не просиль онъ объ этомъ своего отца, тотъ никакъ не со-

и глашался до тёхъ поръ, пока Петръ Николаевичъ самъ не рёшился въ одну мрачную дождливую ночь бёжать изъ отцовскаго дома, узнавъ, что дядя Петръ Васильевичъ отправилъ своего сына вмёстё съ моими братьями въ Петербургъ. Петръ Николаевичъ намёревался присоединиться къ нимъ и съ ними доёхать до Петербурга. Испуганный отецъ, не зная, что дёлать, разослалъ во всё стороны людей искать его. Мать была въ совершенномъ отчаяніи, сестры плакали и весь домъ былъ въ тревогъ.

<sup>1)</sup> Продолженіе. См. «Историческій Вѣстнякъ», т. XLIV, стр. 338.

Трудно описать общую радость, когда его нашли гдѣ-то недалеко оть дому, совсѣмъ мокраго отъ дождя! Онъ сказалъ, что рѣ-шился на этотъ поступокъ единственно потому, что желалъ ѣхать поскорѣе въ Петербургъ и что не хочетъ долѣе оставаться въ деревнѣ.

Какъ ни разгиванъ былъ отецъ поступкомъ сына, но ръшился, наконецъ, исполнить его желаніе и вскорт со встиъ своимъ семействомъ отправился въ Цетербургъ на два года. Потздка его въ то время была самая оригинальная.

Страшась разбойниковъ послѣ войны 1812 года, онъ поѣхалъ на долгихъ; для предосторожности онъ велѣлъ привязать на всякомъ углу своей кареты по нѣскольку пикъ, а сыну своему велѣлъ ѣхать впереди для того, чтобы, въ случаѣ нападенія разбойниковъ, онъ скорѣе скакалъ давать знать объ этомъ на станціи и въ ближайшія селенія.

Прівхавъ въ Петербургъ и опредъливъ сына въ Кавалергардскій полкъ, онъ не щадилъ ничего для блеска; желая похвастать и показать свое богатство, онъ тратилъ страшныя деньги на покупку для сына лошадей.

Меньшія дочери его были въ то время въ полномъ блескѣ своей красоты, ожили въ столицѣ и, нравясь многимъ, конечно, могли бы устроить отлично свою судьбу, если бы не старшая сестра ихъ, Софія Николаевна, которая, страшась этого, дѣлала все возможное, чтобы не допустить никого знакомиться съ ними.

Управляя домомъ, она нарочно устроила все такъ дурно, что брату Петру Николаевичу совъстно было пригласить къ себъ въ домъ кого-либо изъ товарищей, опасаясь, чтобы босой лакей или какая-нибудь неопрятная оборванная горничная не встрътила гостя. Вотъ почему онъ большую часть времени сидъли дома, иногда выъзжали на дачи и въ Лътній садъ, но и тутъ имъ какъ-то стыдно было, ибо, при великолъпномъ и дорогомъ ландо, у нихъ часто на запяткахъ стоялъ лакей въ изорванномъ платъъ, лошади были худыя, а кучеръ въ армякъ изъ простого съраго сукна. Такимъ образомъ, проживя два года въ Петербургъ, дядя возвратился въ Малороссію, и жизнь бъдныхъ моихъ сестеръ потекла попрежнему грустно и однообразно.

Чтобы не разставаться съ сыномъ, Николай Васильевичъ испросилъ позволение ему вхать за ремонтомъ лошадей въ Малороссію, на покупку коихъ употреблялъ ежегодно десятки тысячъ рублей.

Въ 1822 году онъ умеръ отъ водяной болъзни въ страшныхъ страданіяхъ, прощаясь со всъми своими. Странно, что въ продолженіе всей бользни и до самой смерти не допускалъ къ себъ и не могъ видъть старшую дочь свою, Софію Николаевну.

По кончинъ его, надъвъ монашескій нарядъ, она переселилась

въ свои имѣнія въ Харьковской губерніи, живя тамъ совершенно одиноко, тратя страшныя деньги на монастыри, на монаховъ и монахинь; брала къ себъ сиротъ, воспитывала ихъ, какъ могла, и потомъ, надѣливъ приданымъ, отдавала замужъ или, по большей части, помѣщала въ монастыри.

Тяжело подумать, что, дёлая, повидимому, столько добра ближнимъ, она до такой степени была жестока съ своими крестьянами, что, наконецъ, страшась ихъ мести и суда, рёшилась отдать все свое имъніе брату Петру Николаевичу, а сама, купивъ домъ въ Таганрогъ, поъхала жить туда; но не долго оставалась она тамъ и, соскучившись, отдала домъ свой въ пользу приходскаго училища, сама же возвратилась въ Малороссію.

Мать ея, овдовъвъ и будучи совершенно разстроена здоровьемъ, уъхала за границу, взявъ съ собою меньшую дочь, Анастасію.

Среднія же дочери ея, Надежда и Любовь, оставшись совершенно однѣ, переѣхали жить къ намъ. Родители мои приняли ихъ, какъ дѣтей своихъ, любили ихъ, какъ нельзя больше, и доставляли имъ всевозможныя удовольствія, такъ что вскорѣ онѣ забыли горькую жизнь въ домѣ родителей, наслаждаясь мирной и тихой жизнью въ нашемъ семействѣ. Я болѣе всѣхъ радовалась тому, что онѣ жили съ нами, ибо послѣ замужества моей сестры, которая въ 19-мъ году вышла за Александра Ивановича Полетику, я оставалась совершенно одна и очень скучала.

Моя сестра, будучи сама въ лътахъ, ръшилась выйти за старика 55 лътъ, вдовца, у котораго были уже двъ замужнія дочери. Онъ, повидимому, былъ добрый, честный и прямого характера человъкъ; но впослъдствіи оказалось, что, будучи съ дътства избалованъ и живя постоянно въ деревнъ, былъ большимъ оригиналомъ и деспотомъ.

Сестра до смерти своей не могла привыкнуть къ его странностямъ. Онъ объдалъ всегда въ двънадцать часовъ и ни для кого на свътъ не перемънялъ этого часа. Бывъ большимъ гастрономомъ, приглашалъ часто объдать такихъ вельможъ, какъ, напр., князъ Ръпнинъ, или графъ Строгоновъ, и тъ должны были объдать у него не иначе, какъ въ двънадцать часовъ. У него былъ назначенъ часъ для заводки часовъ, которыхъ было у него нъсколько, и ни для чего, и ни для кого на свътъ, онъ не измънялъ строго заведеннаго порядка.

Любя очень спорить, онъ спориль иногда до настоящей ссоры; впрочемь, разъ онъ удивиль насъ своимъ поступкомъ. Споря съ однимъ молодымъ человъкомъ и родственникомъ своимъ, онъ, наконецъ, разсердясь, сказалъ ему: «Вы, молодой человъкъ, ничего не знаете!» а тотъ на это отвъчалъ ему поспъшно: «А вы, старый человъкъ, что и знали, то забыли». Александръ Ивановичъ, пора-

женный этимъ неожиданнымъ отвътомъ, вмъсто того, чтобы больше разсердиться, бросился его обнимать.

Обыкновенно, когда за объдомъ кушанье было приготовлено по его вкусу, онъ призывалъ повара и говорилъ ему: «Кузюшка, сердце, дай ручку поцълую». Тотъ пресерьезно отвъчалъ всегда: «Не надо руки, дайте рюмку водки»—и онъ ему давалъ. Это повторялось почти всякій день. Онъ боялся очень лошадей и, когда въъзжалъ на гору, то стращась, чтобы лошади не остановились, высовывался изъ окна и умолялъ кучера, называлъ его душкой, голубчикомъ, чтобы только взвезъ на гору; но въъхавъ, онъ перемънялъ тонъ и кричалъ: «проклятый рабъ! вези такъ, какъ я велю!» Причудамъ его не было конца.

Имъ́я слабое зръніе, онъ обыкновенно сидъ́лъ въ гостиной и, пресерьезно надъ́въ очки, вязалъ филе изъ разнаго шелку или дъ́лалъ меледу. А между тъ́мъ онъ былъ не глупъ, разсужденія его были такъ здравы и такъ иногда поучительны, что нельзя было не удивляться его странностямъ.

Екатерину II любилъ страстно и никогда не могъ говорить о ней равнодушно.

У него былъ младшій брать, Петръ Ивановичь, который, будучи уже два раза посланникомъ въ Америкъ и потомъ нъсколько лътъ сенаторомъ, продолжалъ ежемъсячно присылать ему, какъ старшему брату, записки своихъ расходовъ. Если не онъ самъ, Александръ Ивановичъ, то его камердинеръ внимательно всегда прочитывалъ. Братъ его тоже былъ въ свою очередь большимъ оригиналомъ.

Будучи въ Малороссіи, онъ въ лётнее время ходилъ всегда въ курткъ изъ легкой матеріи, за что старшій брать называлъ его всегда «башмачникомъ»; но однако же являлся къ нему, какъ почетный попечитель училища со всёми учителями въ мундиръ и во всемъ парадъ съ рапортомъ; А. И. тоже съ большою важностью принималъ его рапортъ и раскланивался важно, какъ слъдуеть сенатору.

Но, выйдя въ другую комнату, Александръ Ивановичъ тотчасъ же говорилъ ему: «Эхъ ты, башмачникъ!» и Петра Ивановича это очень забавляло.

Его камердинеръ долженъ былъ всякій день утромъ являться къ нему босымъ, чтобы показать, что у него ноги и руки чисто вымыты; тогда онъ сажалъ его подлъ себя и во время бритья заставлялъ читать Исторію Карамзина.

Любовь Николаевна, будучи мягкаго и чувствительнаго характера, конечно, вслёдствіе прежнихъ тревогь и огорченій, къ несчастью, начала видимо худёть и чахнуть, и послё продолжительной изнурительной чахотки скончалась у насъ и похоронена на нашемъ семейномъ кладбищъ.

Во время ея болъзни пріъзжали навъщать ее мать, брать и Софія Николаевна. Но на этоть разъ пріъздъ ея быль самый странный и оригинальный.

Во-первыхъ, она прібхала совершенно одна, безъ человъка и безъ горничной, сама таскала свои вещи и убирала комнату, говоря при этомъ, что считаеть душу свою госпожей, а тъло слугой и потому, по ея мнънію, тыло должно служить своей госпожъ. Во-вторыхъ, она привезла съ собой монахиню, какую-то таинственную особу, которая выдавала себя, не знаю почему, тайно за великую княгиню Елену Павловну, которая, какъ извъстно, давно умерда. Эта таинственная особа, будучи совершенно простой и необразованнюй женщиной, кланяясь въ поясь и крестясь ежеминутно на всякомъ шагу, совершенно овладъла Софьей Николаевной и дълала съ нею, что хотъла, обирала ее кругомъ, объщая ей въ будущемъ несмътныя богатства; сестрамъ Надеждъ Николаевить и Любови Николаевить тоже много объщала, но мить какъ невърующей ничего не сулила, о чемъ сестры очень жалъли, говоря, что я не поняла ее и не умъла ей угодить. Впослъдствіи кончилось темъ, что въ Кіеве полиція, узнавъ объ этомъ, схватила ее и, наказавъ тълесно, отправила неизвъстно куда, что, конечно, случилось бы и съ Софьей Николаевной, которая была съ ней неразлучна, если бы не брать мой Алексъй, находившійся въ то время въ Кіевъ и служившій адъютантомъ у генерала Раевскаго. Узнавъ объ этомъ скандальномъ происшествии и стращась за Софіею Николаевну, онъ прискакаль ночью къ ней и, посадивъ на перекладную, въ сутки привезъ ее къ намъ сконфуженную и совстви обезкураженную. Вст эти происшествія и еще болье семейное ханжество сильно полъйствовали на Петра Николаевича. Онъ нетолько возненавидёль всё наружныя проявленія набожности, но сдълался совершеннымъ атеистомъ, не върившимъ ни во ЧТÒ.

Софія же Николаевна, желая умереть въ Малороссіи и быть похороненной на общемъ ихъ семейномъ кладбищъ, выстроила близь него на церковной землъ маленькій домикъ, жила тамъ совершенно одна съ горничной, истинной мученицей: она должна была по цълымъ ночамъ тереть ей ноги, стоя передъ нею дремать, не смъя ни състь, ни лечь.

Софія Николаевна, страшно больная, не вставая почти съ мѣста, закутанная въ подушкахъ, нѣсколько лѣтъ не выходила на воздухъ, влача жизнь самую страдальческую.

Въ это время ен мать, убхавъ опять за границу, не взяла уже съ собой, не знаю по какой причинъ, меньшую дочь Анастасію, которая въ то время была почти сговорена за очень хорошаго человъка и, оставшисъ совершенно одна въ пустомъ и мрачномъ домъ въ холодное осеннее время, заболъла горячкой. Жестокая се-

стра ея, Софія Николаевна, будучи въ десяти верстахъ отъ нея, зная, что она больная, не прівхала и не приняла въ ней никакого участія.

Несчастная больная, видя себя совершенно брошенной, безъ всякой помощи, успъла еще, будучи въ жару, написать нъсколько словъ о своей болъзни старшему брату моему, Семену, жившему съ своимъ семействомъ въ 30 верстахъ, въ городъ Кременчугъ. Онъ, разумъется, тотчасъ поскакалъ за нею, со всевозможною осторожностью, укутавъ, въ каретъ перевезъ ее къ себъ въ домъ, призвалъ лучшаго медика, который и началъ ее лечитъ. Но, къ несчастью, болъзнь ея не поддавалась; пролежавъ нъсколько дней въ совершенномъ безпамятствъ, произнося однакожъ имя своего жениха, она скончалась въ цвътъ лътъ и въ полной красотъ на восемнадцатомъ году своей жизни. Такъ какъ ее надо было хоронить на семейномъ кладбищъ, то братъ послалъ извъстить Софію Николаевну о ея смерти.

Она прібхала и, не уронивъ ни одной слезинки у праха сестры, перекрестясь, съ жестокой холодностью проговорила: «Слава Богу, что я вижу ее мертвою, а не замужемъ». Затімъ, уложивъ прахъ несчастной сестры въ карету, имъла на столько присутствія духа или. лучше сказать, на столько жестокости, что съла съ нимъ рядомъ и повезла его за тридцать верстъ на семейное кладбище.

Горькая участь постигла и Надежду Николаевну. Послъ смерти моего отца, въ 1824 году, она, будучи уже не такъ молода, ръшилась ъхать одна съ двумя горничными въ Петербургъ, который всегда любила.

Нанявъ тамъ маленькую квартиру, она жила въ совершенномъ уединеніи. Въ одинъ прекрасный день является къ ней какая-то торговка съ товарами и, узнавъ, что она имѣетъ деньги, предлагаетъ ей жениха (вѣроятно, это была городская сваха). Надежда Николаевна, думая, что это шутки, показала ей портретъ моего отца, стоявшій у нея на столѣ, и сказала: «Если ты найдешь мнѣ такого точно старичка, то я выйду за него».

Каково же было ея удивленіе, когда на другой день сваха пришла ей сказать очень серьезно, что такой женихъ, какого она желаетъ, нашелся и что завтра онъ самъ къ ней придетъ.

Можно себѣ представить ея испугъ и удивленіе, когда на другой день въ самомъ дѣлѣ подъѣхалъ къ ея подъѣзду экипажъ и къ ней вошелъ мужчина пожилыхъ лѣтъ, свѣтскій, неглупый, очень веселаго характера. Поговоривъ съ нею часа два, онъ тутъ же сдѣлалъ ей предложеніе, сказавъ, что онъ вдовъ, имѣетъ восемь человѣкъ дѣтей и ищетъ для нихъ матери.

Она такъ была поражена въ ту минуту нечанностью всего происшедшаго, что съ нею сдълалось дурно. Женихъ же уъхалъ, сказавъ, что черезъ день пріъдетъ за ен отвътомъ.

Не имъя никого въ Петербургъ, кромъ старшаго брата моего Семена, она тотчасъ послала за нимъ, умоляя его поъхать въ домъ къ этому господину — Кармалину, познакомиться съ нимъ и узнать подробно о немъ и его семействъ.

Братъ, исполнивъ ея просъбу и узнавъ, что Кармалинъ человъкъ хорошій, съ состояніемъ, что дъйствительно имъетъ восемь человъкъ дътей, пріъхаль къ ней съ этимъ извъстіемъ. Она, посовътовавшись съ нимъ или, лучше сказать, болъе сама съ собой, видя свое одиночество и впереди горькую будущность, ръшилась попробовать счастье и дала ему слово съ благороднымъ намъреніемъ быть полезной его дътямъ. Вскоръ состоялась ихъ свадьба.

Къ несчастью, Кармалинъ вовсе не былъ такимъ хорошимъ человъкомъ, какъ объ немъ думали, и ръшилъ жениться на ней, повидимому, единственно для того только, чтобы воспользоваться ея деньгами для уплаты своихъ долговъ и вообще для поправленія стъсненныхъ обстоятельствъ.

Вскоръ послъ свадьбы онъ сталъ требовать у нея денегъ; она, увидавъ свою ошибку, ръшительно отказала ему, вслъдствіе чего онъ началъ такъ дурно съ нею обращаться, такъ угнетать ее, что она вскоръ, будучи и безъ того всегда слабаго здоровья, впала въ чахотку и, не проживъ съ нимъ года, умерла на чужой сторонъ безъ родныхъ, безъ всякой помощи. Его дъти вначалъ любили ее и принимали въ ней участіе; она съ своей стороны ласкала ихъ и отдала имъ при жизни всъ свои дорогія вещи.

Такимъ образомъ, Софія Николаевна пережила и послѣднюю свою сестру! Проѣзжая иногда мимо той деревни, гдѣ жила Софія Николаевна, мы заѣзжали къ ней; она въ то время была по истинѣ страшна; но, не смотря на это, слѣды красоты все еще оставались на ея лицѣ. Окружена она была образами; въ углу ея комнаты стоялъ гробъ съ хоругвями,—гробъ, который она приготовила еще за нѣсколько лѣтъ до своей смерти и въ которомъ ее потомъ похоронили. Прострадавъ въ свою очередь нѣсколько лѣтъ, недавно и она, переживъ отца, мать и четырехъ сестеръ, умерла безъ друзей, безъ всякой помощи, безъ всякаго участія.

Въ 1817 году, мы были обрадованы нечаяннымъ прівздомъ брата Ивана, который, боясь внезапной радостью встревожить мать мою, остановился въ деревнв, приславъ съ человвкомъ письмо отъ дяди Петра Васильевича, которое извъщало о его скоромъ прівздъ. Трудно описать радость нашу при этомъ извъстіи.

Наша жизнь пошла попрежнему,—вы взды и праздники шли своимъ чередомъ: верховая взда, катанье по водв, рыбная ловля, любимое мое занятіе—все это двлалось попрежнему, и брать раздвляль со мною всв эти удовольствія.

Вначалъ отецъ сердился на него за то, что онъ такъ рано

оставилъ службу, но потомъ, видя, что онъ былъ полезенъ въ домѣ, помогая матери въ хозяйствѣ и занимаясь постройкой новаго дома, онъ примирился съ этимъ и только шутя иногда называлъ его министромъ юстиціи, не предвидя и не предчувствуя въ то время, что онъ точно со временемъ пойдетъ такъ далеко по службѣ.

Не смотря на желаніе его жить въ неизвъстности и вполнъ наслаждаться деревенской жизнью, Провидъніе устроило все иначе, возвысивъ его на ту степень, на которой онъ истинно былъ полезенъ и отечеству, и семейству своему.

По возвращении его въ Малороссію, дворянство Миргородскаго увада, узнавъ его, избрало предводителемъ своимъ на два трехлътія, т. е. на шесть лътъ.

Потомъ онъ выбранъ былъ единогласно губернскимъ предводителемъ и въ этомъ званіи оставался четыре трехлѣтія, т. е. двѣнадцать лѣтъ. Въ концѣ послѣдняго года государь императоръ Николай I, въ пріѣздъ свой въ Полтаву, лично узналъ его и, разсуждая съ нимъ о разныхъ вещахъ у себя за обѣдомъ, до того оцѣнилъ и умъ, и достоинства его, что послѣ обѣда сказалъ своимъ приближеннымъ: «теперь я вижу, что не лѣта дѣлаютъ человѣка опытнымъ».

Вскорт онъ быль сдёланъ смоленскимъ губернаторомъ и черезъ два года московскимъ, оставаясь въ этомъ званіи долте 10-ти лётъ. Въ настоящее время онъ нтсколько лётъ уже сенаторомъ и почетнымъ опекуномъ въ Москвъ, гдт въ полной мърт пользуется всеобщей любовью и уваженіемъ.

Прогулки съ отцомъ продолжались, по обыкновенію, ежедневно. Бывало, обойдя весь садъ, мы шли отдохнуть на островъ, подъ тѣнь роскошнаго береста, который стоялъ на берегу Псёла и, подмытый имъ, наклоняясь въ рѣку, ежеминутно грозилъ паденіемъ. Это было любимое мѣсто отца; тутъ онъ, преисполненный поэтическимъ вдохновеніемъ, написалъ слѣдующіе прекрасные стихи, говоря о любимомъ своемъ берестѣ:

- «Тамъ сяду я подъ берестъ министый, «Опершись на дебелый пень. «Увы! недолго въ жаркій день «Эдѣсь будетъ верхъ его вѣтвистый «Мнъ стлать гостепріимну тънь.
- «Ужъ онъ склонилъ чело на воду, «Подмывшу брега крутизну, «Ужъ смотритъ въ мрачну глубину «И скоро въ бурну непогоду «Вверхъ корнемъ ринется ко дну.
- «Такъ въ мірѣ времени струями «Все рушится средь вѣчности, «Такъ пали древни алтари, «Такъ съ ихъ престольными столпами «И царства пали и цари».

Отецъ мой до того любилъ это дерево, что тайно отъ насъ велѣлъ вытащить его изъ рѣки послѣ его паденія, распилить на доски и сохранить ихъ для своего гроба,—что и было исполнено; мы объ этомъ узнали только послѣ его смерти.

И такъ роскошный бересть, укрывавшій его подъ тѣнью своею отъ солнечнаго зноя въ этой жизни, сохраняеть въ себѣ драгоцѣнный для насъ прахъ его и послѣ смерти.

Въ тотъ же годъ, въ сентябръ мъсяцъ, отецъ долженъ былъ уъхать въ Петербургъ какъ по дъламъ Малороссіи, такъ и для того, чтобы повидаться съ дътьми и навъстить нашу тетку Дарью Алексъевну Державину послъ смерти незабвеннаго дяди, скончав-шагося въ 1816 году, оставивъ по себъ память добродътельнаго гражданина и славу безсмертнаго поэта! Въ день его смерти нашли написанными его рукою на грифельной доскъ слъдующіе послъдніе его стихи:

- «Рѣка временъ въ своемъ теченьи
- «Уноситъ всв двля людей
- «И топитъ въ пропасти забвенья
- «Народы, царства и царей.
- «А если что и остается
- «Чрезъ звуки лиры и трубы,
- «То въчности жерломъ пожрется
- «И общей не уйдетъ судьбы».

Тетка наша, послѣ смерти Гавріила Романовича, имѣя много клопотъ по имѣнію и неожиданный процессъ родственника со стороны мужа своего, поручила всѣ дѣла свои старшему брату моему Семену, который привелъ все въ порядокъ съ большимъ трудомъ и тѣмъ совершенно ее успокоилъ. За это, по смерти своей, она и оставила ему чудное имѣніе въ Херсонской губерніи, состоящее изъ 10,000 десятинъ земли по Днѣпру, обезпечивъ на всю его жизнь съ семействомъ.

Въ 1817 году, въ сентябръ мъсяцъ, мнъ предстояло величайшее удовольствіе. По случаю пріъзда въ Полтаву Александра I готовился великольпный балъ, на который дворянство Полтавской губерніи избрало мать мою хозяйкой при пріемъ царя.

Трудно описать то впечатлёніе, которое чувствовала я при входё въ великолёпную, освёщенную залу, наполненную множествомъ посётителей: толною богато одётыхъ и блестящихъ драгоцёнными камнями и брилліантами дамъ, множествомъ генераловъ въ парадныхъ мундирахъ, съ звёздами и лентами, придворныхъ въ камергерскихъ и камеръ-юнкерскихъ нарядахъ, въ чулкахъ и башмакахъ, съ напудренными головами, множествомъ военныхъ и между всёми ними добраго и величественнаго царя нашего, привётствовавшаго всёхъ съ лаской и съ пріятной улыбкой. Въ ту минуту я чувствовала себя на седьмомъ небъ. Государь открылъ балъ польскимъ съ моей матерью, потомъ начались танцы.

На другой день предположено было быть примърному сраженію на бывшемъ полъ брани, близь шведской могилы.

Для этого были собраны многочисленныя войска пъхоты, кавалеріи и артилеріи; для дамъ устроена была особенная общирная галлерея.

Хотя мы прівхали рано, но галлерея была уже наполнена до того дамами въ ихъ блестящихъ нарядахъ, что мы только съ большимъ трудомъ могли протискаться и съ помощью брата найти себъ мъста.

Въ 1819 году, въ іюнъ мъсяцъ, мы были опять обрадованы прівздомъ тетки нашей Дарьи Алексъевны Державиной съ ея племянницей и нашей двоюродной сестрой, Александрой Николаевной Дьяковой, и со старшимъ братомъ моимъ Семеномъ, сопровождавшимъ ихъ; въ то же время прівхали къ намъ два брата Муравьевыхъ: Никита Михайловичъ и Александръ Михайловичъ, вмъстъ съ другомъ своимъ С. Н. Лунинымъ. Особенно увлекалъ насъ своимъ умомъ Никита Михайловичъ Муравьевъ. Братъ его Александръ Михайловичъ былъ въ то время еще слишкомъ молодъ; но трудно изобразить экзальтацію и оригинальность ума Лунина, который живостью своего характера, увлекальнымъ красноръчіемъ и чуднымъ талантомъ въ музыкъ, очаровалъ всъхъ насъ; къ этому обществу слъдуетъ прибавить Матвъя Ивановича Муравьева-Апостола, который въ то время, живя у себя въ деревнъ, часто навъщалъ насъ.

Вскоръ мы съ теткой нашей Дарьей Алексъевной отправились въ Одессу; заъхавъ по дорогъ въ деревню ея Гавриловку (Херсонской губ.), мы остановились тамъ на нъсколько дней.

Въ Одессъ мы застали уже все семейство Ивана Матвъевича Муравьева-Апостола и мать Муравьевыхъ Екатерину Михайловну Муравьеву.

Добрый Николай Ивановичъ Лореръ отправился туда впередъ, приготовилъ намъ прекрасную квартиру и все нужное для пребыванія нашего въ Одессъ. Зная хорошо этотъ городъ, онъ сопутствовалъ намъ вездъ и показывалъ все, что было въ немъ интереснаго.

Въ то время графъ Ланжеронъ, бывшій тамъ генералъ-губернаторомъ, узнавъ о прівадъ тетки нашей Державиной, немедленно прівхалъ къ намъ, пригласилъ насъ всёхъ къ себъ на объдъ и во все пребываніе наше въ Одессъ былъ очень любезенъ и внимателенъ, доставляя намъ всевозможныя удовольствія.

Мы часто видёлись тамъ съ Иваномъ Матвевичемъ Муравьевымъ-Апостополомъ, у котораго была прекрасная квартира надъсамымъ моремъ. Я никогда не забуду, какъ одинъ разъ отецъ мой, сидя у нихъ на балконъ и видя молодыхъ людей нашихъ, ходившихъ взадъ и впередъ по двору, спорившихъ горячо и толковав-

шихъ о политическихъ дёлахъ и о разныхъ предположеніяхъ и преобразованіяхъ, — въ самомъ жару ихъ разговоровъ, внезапно остановилъ ихъ вопросомъ:

— Знаете ли, господа, какъ далеко простираются ваши политическія предположенія?

Лунинъ первый вскрикнулъ:

- Скажите, ради Бога!
- Не далъе, какъ отъ конюшни до сарая!—сказалъ мой отецъ; и эта неожиданная иронія совершенно смутила всъхъ.

Проживъ въ Одессъ недъли три, мы, простясь съ нею и обществомъ нашимъ, отправились въ Крымъ въ своихъ экипажахъ и на тъхъ же лошадяхъ. Путешествіе это было очень пріятное, не смотря на медленность его. Вначалъ страшныя или, лучше сказать, необъятныя степи Херсонской и Таврической губерній намъ сильно надоъли, тъмъ болье еще, что въ иныхъ мъстахъ трудно было достать даже воды, не говоря уже о пищъ; иногда только кучера наши посиъшно останавливались, увидя на обширной степи колодезь глубиною въ 40 саженъ, изъ котораго верховой на лошади, скакавшій во весь духъ по степи съ веревкой въ рукъ, вытаскивалъ цеберъ съ водою. Развлекали насъ иногда въ дорогъ цълые табуны верблюдовъ, кочевавшихъ на обширныхъ степяхъ и часто пугавшихъ своимъ внезапнымъ появленіемъ въ густомъ туманъ нашихъ лошадей.

Наконецъ, мы увидъли вдали синъющія крымскія горы и берега обширнаго Чернаго моря.

Останавливаясь всякій день часа на три гдівнибудь для об'йда и для корма лошадей, мы им'йли довольно времени и гулять, и наслаждаться чудными видами, изучать нравы и обычаи крымскихъ татаръ, ихъ дикость и странный быть, въ особенности быть несчастныхъ женщинъ, запертыхъ въ сырыхъ землянкахъ и совершенно одичалыхъ.

Видя ихъ горькую участь, мнё все хотёлось взбунтовать ихъ и выпустить на волю. Онё были до того дики, что, замётивъ насъ, со страхомъ подходили къ намъ и съ любопытствомъ ощупывали и разсматривали, какъ будто видя не такихъ людей, какъ онё сами. Занятія ихъ состояли въ вышиваньи, въ крашеньи себё волосъ и ногтей краской кирпичнаго цвёта и вырываніи себё волосъ на лбу навощенной ниткой для того, чтобы имёть большіе лбы и тёмъ нравиться своимъ мужьямъ, которые, будучи почти всё очень красивы и наслаждаясь полной свободой, летають, обыкновенно, по полямъ верхомъ на славныхъ лошадяхъ въ богатыхъ костюмахъ.

Такъ какъ на южномъ берегу не было въ то время никакихъ дорогъ и его объёзжать можно было только верхомъ, то мы провхали только юго-западную часть Крыма, начиная отъ Перекопа до Байдарской долины и обратно. Не смотря на осеннее время, поля тамъ были покрыты прелестными цвътами, погода же стояла чудная, теплая.

Въ Севастополъ мы прожили нъсколько дней, чтобы осмотръть хорошенько и городъ, и всъ его окрестности. Комендантъ Севастополя былъ такъ любезенъ, предложилъ намъ шлюпку, чтобы съъздить осмотръть древній Херсонесъ, который находился въ 6 верстахъ.

Въ Бахчисарай мы пріёхали довольно поздно, остановились въ самомъ дворцё, который вечеромъ показался мнё такимъ мрачнымъ, что я почти цёлую ночь не могла уснуть; мнё все казалось, что тёни умершихъ хановъ бродятъ по немъ и что я вижу котораго-нибудь изъ нихъ въ углу комнатъ, раздёленныхъ большими арками и устланныхъ какими-то соломенными блестящими коврами, которые отъ вётра изъ-подъ полу поднимались волнами.

Дворецъ въ то время не былъ ни обновленъ, ни передъланъ, какъ теперь, и находился въ томъ видъ, какъ былъ при ханахъ. Вызолоченые пестрые потолки и стъны высокихъ комнатъ были истинно великолъпны, съ ихъ низкими парчевыми диванами.

Мраморныя ванны съ фонтанами, быющими со всъхъ сторонъ и окруженными кустами цвътущихъ розъ, казались чъмъ-то волшебнымъ.

Только терема и гаремы съ ихъ рѣшетками, оградами и маленькими садиками у каждаго, казались мнѣ чѣмъ-то грустнымъ и тяжелымъ; въ особенности я не могла смотрѣть равнодушно на теремъ и на особенный фонтанъ съ изображеніемъ креста на верху, принадлежавшій послѣдней илѣнницѣ хана, княжнѣ Потоцкой, которая прожила тамъ нѣсколько лѣтъ въ заточеніи и похоронена въ саду близь дворца; на ея памятникѣ изображенъ тоже крестъ, но окна его замуравлены для того (какъ сказалъ намъ сторожъ), чтобы татары не издѣвались надъ прахомъ христіанки. Мы удивились, увидя въ ея теремѣ картину, подаренную ей однимъ изъ обуховскихъ жителей, Ф. Гр. Григоровскимъ, который будучи въ Бахчисараѣ до того понравился послѣднему хану, что тотъ предложилъ ему жить у него и забавлять за стѣною любимую плѣнницу его, Потоцкую, игрою на гитарѣ и пріятнымъ пѣніемъ русскихъ и польскихъ пѣсенъ.

Онъ довольно долго жилъ тамъ, но приближенные къ хану, неизвъстно за что, возненавидъли его до того, что едва не убили. Они подложили подъ его постель значительное количество ханскаго серебра, обличивъ его въ кражъ, за что по ихъ законамъ онъ былъ присужденъ къ смерти; одно спасенье его было, какъ онъ самъ говорилъ, въ бъгствъ съ опасностью жизни, ибо онъ долженъ былъ, чтобы спасти себя, броситься съ страшно высокой стъны.

Ф. Г. Григоровскій быль б'єдный дворянинь, котораго мой отець очень любиль и впосл'єдствіи пріютиль у себя со вс'ємь семействомь, выстроивь ему особенный домикь въ саду и снабдивь его землею, прислугою и вс'ємь вообще нужнымь.

Я его помню старикомъ, но очень живымъ и веселымъ; онъ всегда забавлялъ всёхъ своимъ пъніемъ съ гитарой и разными шутками; дътей, обыкновенно, утъшалъ онъ тъмъ, что во время тишины и молчанія иногда такъ кръпко чихалъ или падалъ внезапно разомъ со всъхъ ногъ, что всъ вскрикивали и потомъ съ хохотомъ бъжали за нимъ; иногда онъ позволялъ себъ эти штуки и въ гостиной, въ кругу дамъ, во время тишины и молчанія.

Онъ до смерти не оставляль семейства нашего; три дочери его воспитывались въ нашемъ домъ, а сыновья его на иждивеніи нашего отца въ казенныхъ заведеніяхъ.

Осмотръвъ все интересное въ Бахчисарав, мы хотъли видъть жилища жидовъ-караимовъ, которые отличаются особенной честностью и красотою, носятъ тоже ермолки только краснаго цвъта, наблюдаютъ шабашъ, какъ настоящіе жиды, но странно то, что женщины у нихъ взаперти и не смъютъ показываться безъ покрывалъ, какъ и у татаръ. Небольшой городокъ этотъ называется Чуфутъ-Кале; онъ расположенъ близь Бахчисарая, на вершинъ утесистой горы, куда можно въъхать только верхомъ.

Такъ какъ съ нами были женскія съдла, то отецъ мой велълъ для меня осъдлать одну изъ форейторскихъ лошадей, а другую для себя, не подумавъ, что онъ не такъ кованы, какъ татарскія лошади, и что потому не вездъ на нихъ можно проъхать.

Мы съли на лошадей и, взявъ проводника изъ татаръ, отправились.

Ђдучи у подошвы высокой горы, на которой стояль этотъ городокъ, мой отецъ, указавъ на него, спросилъ проводника по-русски, это ли Чуфутъ-Кале?

Тотъ, не понявъ его и думая, что отецъ желаетъ въъхать прямо туда, внезапно поворотилъ по тропинкъ, по которой одни только мулы таскаютъ воду; мы поъхали вслъдъ за нимъ по камнямъ на страшную утесистую гору.

Я вхала впереди, лошадь моя скользила по камнямъ, безпрестанно спотыкаясь. Мнв стало страшно, я остановилась около ужасной пропасти, сказавъ отцу, что встану съ лошади; онъ въ испутв такъ сильно ударилъ лошадь своимъ хлыстомъ, что она стремглавъ пустилась скакать въ гору — и я въ одно мгновеніе очутилась на вершинв, откуда на насъ смотрвли караимы съ ужасомъ, поднимая вверхъ руки и говоря, что сюда можно вздить только на однихъ мулахъ. Въвхавъ на гору, отецъ перекрестился и, думая, что я очень испугалась, просилъ караима дать намъ стаканъ воды; но вообразите его негодованіе, когда ему сказали, что воды намъ

нельзя дать, потому что у нихъ сегодня шабашъ. Отецъ мой внъ себя разругалъ ихъ какъ нельзя больше, не захотълъ смотръть ихъ городка и велълъ проводнику ъхать обратно другой дорогой.

Выбхавъ изъ Бахчисарая, намъ надо было подняться на ужаснъйшую гору, покрытою лъсомъ, чтобы взглянуть оттуда на обширную Байдарскую долину. Подъёзжая къ ней, мы видёли, что облака ходили ниже ен вершины. Это сильно удивило нашихъ людей, которые и безъ того не понимали, для чего мы вздимъ съ мъста на мъсто, только утомляя лошадей, едва тащившихъ насъ все выше и выше въ гору. Съ какимъ восторгомъ, въбхавъ, наконецъ, въ облако, кучеръ нашъ громогласно и съ ироніей, свойственной малороссамъ, сказалъ: «теперь бачу, що мы идемъ на небо!» Еще болье удивило ихъ то, что, въвхавъ съ такимъ трудомъ на эту ужаснейшую гору, мы велели остановить лошадей, встали изъ экипажей и, полюбовавшись нъсколько минуть на Байдарскую долину, которая, откровенно говоря, была ничёмъ не лучше Обуховской долины, мы велёли поворотить экипажи и отправились обратно. Тутъ кучеръ нашъ опять съ насмъшкой сказалъ: «було на що дивиться; слава Богу, що теперь все изъ горы, а не въ гору».

## v.

Мой брать Алексви. — Братья Муравьевы-Апостолы. — Ихъ сравнительная характеристика. — Бестужевъ-Рюминъ. — Женитьба моего брата Семена на Е. И Муравьевой-Апостоль. — Наше семейное горе: болвань и смерть отца. — Н. И. Лореръ. — «Nous travaillons pour la même cause». — Арестъ Муравьевыхъ и брата моего, Алексвя. — Его освобождение и разсказъ о заточении въ Петропавловской кръпости. — Судьба братьевъ Муравьевыхъ. — Предсмертныя минуты и прощание съ отцомъ.

Братъ Алексъй нъсколько лътъ служилъ въ гвардіи; онъ былъ всъми любимъ, считаясь въ полку отличнымъ офицеромъ; чтобы жить поближе къ намъ, онъ поступилъ въ адъютанты къ генералу Н. Раевскому, который любилъ его какъ сына и въ семействъ котораго онъ былъ принятъ какъ близкій родной.

Живя въ Кіевъ, братъ могъ часто пріъзжать къ намъ и пріъздъ его обыкновенно оживляль всъхъ, особенно мать, которая его очень любила.

Въ то же почти время братъ, Петръ Николаевичъ Капнистъ, послъ смерти своего отца, и Матвъй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ, поступили адъютантами къ генералъ-губернатору Полтавской губерніи, князю Ръпнину, который былъ всегда въ дружескихъ отношеніяхъ съ моимъ отцомъ, вмъстъ съ нимъ работая для блага Малороссіи.

Матвъй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ недолго былъ адъютантомъ, вскоръ выйдя въ отставку и поселившись отшельникомъ въ своей деревнъ; онъ никуда не выъзжалъ, кромъ Обуховки, и, не смотря на большое состояніе, жилъ очень просто, довольствуясь малымъ, любя все дълать своими руками: онъ самъ копалъ землю для огорода и для цвътниковъ, самъ ходилъ за водою для ихъ поливки и не имълъ почти никакой прислуги. Въ то время, конечно, онъ не зналъ и не предчувствовалъ, что вскоръ жестокая судьба броситъ его въ мрачную и холодную Сибирь и что тамъ-то онъ сдълается истиннымъ труженикомъ и страдальцемъ.

Братъ его, Сергъй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ, иногда прівзжалъ къ нему изъ Бобруйска, куда послъ несчастной исторіи Семеновскаго полка въ 23-мъ году былъ сосланъ за излишнее стремленіе его къ добру, за свои человъколюбивые поступки съ солдатами.

Живя въ Бобруйскъ, лишенный права не только выйти въ отставку, но и проситься въ отпускъ, онъ тъмъ не менъе довольно часто пріъзжаль и къ намъ, и въ деревню къ своему брату, съ которымъ былъ очень друженъ.

Я имъла случай оцънить и умъ, и благородство, и возвышенныя чувства этого ръдкаго человъка и никакъ не могла примириться съ его печальнымъ положениемъ.

Послѣ службы въ гвардіи, гдѣ умѣли цѣнить его достоинства, гдѣ всѣ его искренно любили, отдавая полную справедливость его уму и добрымъ качествамъ души его, онъ брошенъ былъ въ Бобруйскъ, въ страшную глушь къ необразованному и почти всегда пьяному полковому командиру.

Въ Бобруйскъ онъ былъ совершенно одинъ, безъ родныхъ, безъ товарищей, окруженный каторжными въ цёпяхъ и въ дикихъ нарядахъ, получерныхъ и полубълыхъ, съ головами на половину обритыми, народомъ несчастнымъ и угнетеннымъ, на который нельзя смотръть безъ ужаса и безъ состраданія. Послъ этого не мудрено, что онъ всегда былъ раздражительнымъ; все его томило, все казалось ему въ черномъ видъ и все ожидалъ онъ чего-то ужаснаго въ будущемъ. Бывая же у насъ, какъ бы отдыхалъ, забываль свою обычную серьезность и молчаливость. Онъ любиль говорить — и говориль увлекательно: глаза его блестёли, лицо загоралось румянцемъ, въ эти мгновенія онъ бывалъ поистинъ прекрасенъ. Ростомъ онъ былъ не великъ, довольно толстъ; чертами лица и въ особенности въ профиль онъ такъ походилъ на Наполеона I, что этотъ последній, увидевь его разъ въ Париже въ политехнической школь, гдь онь воспитывался, сказаль одному изъ своихъ приближенныхъ: «qui dirait què ce n'est pas mon fils». Пылкость характера погубила этого благороднаго человъка, который по уму и сердцу своему могь бы быть истинно полезнымъ отечеству.

Очень жалъю, что не могу помъстить здъсь писемъ его изъ Петропавловской кръпости къ своему отцу, особенно же чрезвычайно интересное письмо, писанное имъ наканунъ своей смерти къ брату Матвъю Ивановичу. Копіи съ этихъ писемъ долго сохранялись у меня, какъ драгоцънность, но къ величайшему моему сожальнію, кто-то ихъ у меня похитилъ.

Братъ его, Матвъй Ивановичъ, былъ человъкъ совсъмъ иного склада. Всегда живой, веселый и разговорчивый, онъ, обыкновенно, своимъ присутствіемъ оживлялъ общество.

Но будучи немного легкомысленъ, онъ не имътъ твердости характера брата своего, увлекался иногда мнъніемъ другихъ и потому часто мънятъ свое собственное. Сергъй Ивановичъ имътъ надъ нимъ большое вліяніе; онъ-то и увлекъ его въ несчастную исторію 1825 года, въ чемъ и сознается, для оправданія своего брата, въ послъднемъ письмъ къ отцу изъ Петропавловской кръпости.

Матвъй Ивановичъ страстно любилъ своего брата, гордился имъ и всегда сердился за то, что онъ былъ молчаливъ и не любилъ выказывать себя. Пріъздъ Матвъя Ивановича въ Обуховку былъ для меня всегда истиннымъ праздникомъ. Онъ, обыкновенно, привозилъ мнъ читать, что-нибудь интересное; въ бесъдахъ съ нимъ незамътно пролетали цълые часы.

Съ Сергъемъ Ивановичемъ пріъзжаль иногда къ намъ и другъ его, Бестужевъ-Рюминъ, образованный молодой человъкъ съ пылкою душою, но съ головою до того экзальтированною, что иногда онъ казался намъ даже страннымъ и непонятнымъ въ своихъ мечтахъ и предположеніяхъ. Дружба его съ Сергъемъ Ивановичемъ была истинно примърная, за него онъ готовъ былъ броситься въ огонь и воду; но впослъдствіи время доказало, что дружба эта была вредна какъ для одного, такъ и для другого, доведя обоихъ до гибели.

Меньшой брать Муравьевыхь—Иполить Ивановичь Муравьевь-Апостоль, воспитывавшійся въ Одесскомъ лицев и только-что опредълившійся въ то время въ Петербургв въ свиту Государя по квартирмейстерской части, узнавъ объ участи брата своего Сергвя Ивановича въ 1825 году, немедленно поскакалъ къ нему, чтобы раздълить съ нимъ его участь.

Я забыла сказать, что въ началѣ 1823 года судьба старшаго брата моего Семена рѣшилась; онъ предложилъ свою руку младшей дочери Ивана Матвѣевича Муравьева-Апостола— Еленѣ Ивановнѣ и, получивъ общее согласіе, былъ въ совершенномъ восторгѣ, ибо находилъ въ будущей спутницѣ жизни своей все, чего желалъ и что составляетъ семейное счастіе; хотя она не была красавицей, какъ старшія сестры ея, но душа ея была прекрасна и она впослѣдствіи оправдала въ полной мѣрѣ общее мнѣніе о себѣ—была отличной матерью, доброй женою и поистинѣ добродѣтельной женщиной.

Выборъ брата не могъ насъ не радовать, хотя отецъ этого семейства и былъ, какъ я выше сказала, честолюбивъ, эгоистъ и страшно не справедливъ къ дътямъ первой жены; притомъ его собственныя либеральныя идеи имъли пагубное вліяніе на сыновей. Но для насъ онъ былъ очень хорошъ, былъ искренно привязанъ ко всему нашему семейству, и мы были рады породниться съ нимъ.

Но радость наша не была продолжительна; въ концъ того же года Милосердому Богу угодно было поразить насъ жестокимъ ударомъ—смертью несравненнаго отца нашего! Одно воспоминаніе объ этомъ леденить мою душу—и мой разсудокъ мутится.

Въ началъ 1823 года и въ продолжение лъта отецъ мой былъ совершенно здоровъ.

Жизнь наша попрежнему текла пріятно и покойно; отець въ это время занимался постройкой новаго дома, которая подходила уже къ окончанію, и вырубкой аллеи, которая шла отъ семейнаго кладбища прямо внизъ къ ръкъ. Мы были совершенно счастливы и покойны, не предвидя грозившаго намъ несчастія.

17-го сентября, въ день моихъ имянинъ, отецъ былъ еще совершенно здоровъ и веселъ, участвовалъ въ нашихъ играхъ и даже, какъ теперь помню, танцовалъ со мною экосезъ, а 28-го октября его уже не существовало.

Въ началъ октября отцу надо было вхать въ Манжелею къ Петру Николаевичу, чтобы дать ему нъкоторые совъты насчеть его раздъла имънія съ сестрой Софіей Николаевной послъ смерти ихъ отца.

Я и сестра Надежда Николаевна, которая проживала въ то время у насъ, отправились вмѣстѣ съ нимъ. Мы пріѣхали туда благополучно, и отецъ былъ совершенно здоровъ; но, проживя тамъ нѣсколько времени въ довольно сырыхъ и холодныхъ комнатахъ, онъ простудился; у него сдѣлался сильный насморкъ, но онъ не обращалъ на это никакого вниманія, остался тамъ еще нѣсколько дней, потомъ спѣшилъ ѣхать, чтобы проѣздомъ заѣхать къ Д. П. Трощинскому, къ 8-му октября, ко дню освященія его домовой церкви.

Дорогой отцу стало хуже, носъ у него покрасивлъ и на немъ сдълалась опухоль; онъ безпрестанно закрывался отъ воздуха, ему казалось, что со всъхъ сторонъ кареты дуетъ; мы съ сестрой закладывали окна и всъ щели, чъмъ только могли, но онъ чувствовалъ все какой-то холодъ.

Когда онъ прівхаль въ Кибенцы, то у него оказалась рожа на лицѣ; онъ легъ въ постель и началъ леченіе. Черезъ недѣлю рожа совсѣмъ сошла и онъ, полагая, что скоро будеть совершенно здоровъ, послалъ меня въ Обуховку, чтобы уговорить мать пріѣхать къ 26-му числу, къ именинамъ Трощинскаго, въ Кибенцы,

и привезти съ собой двухъ сиротъ, внучекъ его, проживавшихъ у насъ, чтобы дать имъ возможность повеселиться во время этого праздника.

Въ это самое время завхала въ Кибенцы моя сестра съ мужемъ, вручи изъ Крыма отъ дяди Петра Васильевича. Отцу моему было уже лучше, рожа съ лица совсвиъ сошла; ему следовало бы еще посидъть въ комнате, но, обрадовавшись прибытію дочери, которая прівхала только на несколько часовъ, онъ вышелъ обедать съ ними вмёсте въ довольно холодную залу и тутъ-то, къ несчастью, опять простудился.

Между тъмъ я все собиралась въ Кибенцы съ моими племянницами, но мать моя, будучи слабаго здоровья, не могла ъхать; въ то самое время, когда все было готово къ отътзду, прітхалъ нарочный отъ Муравьева-Апостола съ извъстіемъ, что отцу нашему стало хуже и чтобы мы какъ можно скорте прітзжали.

Мы тотчасъ же съ братомъ Семеномъ отправились, по дорогъ заъхавъ къ Ивану Матвъевичу Муравьеву-Апостолу, гдъ и невъста брата Семена, и все семейство ен, встрътили насъ съ грустными лицами, говоря, что намъ надо спъшить ъхать, что отцу нашему очень худо и что ихъ докторъ поъхалъ туда на консиліумъ.

Пріїхавъ и войдя въ комнату отца моего, я почти не узнала его—такъ онъ измінился! Доктора, коихъ было тамъ четыре, сказали мні, что у него сділалось воспаленіе въ лівомъ боку и сильная нервная горячка. Мы застали его въ безнадежномъ положеніи. Онъ иногда узнаваль насъ, но боліве быль въ безпамятстві. Къ брату Алексівю въ Кіевъ немедленно послали эстафету. Онъ пріївхаль, но отець уже не узналь его.

Братъ Иванъ былъ въ то время въ нашемъ имѣніи въ Екатеринославской губерніи,—и странная вещь,—именно въ день кончины нашего отца 28-го октября онъ видѣлъ его во снѣ умирающимъ. Сонъ этотъ его сильно встревожилъ, онъ немедленно выѣхалъ, скакалъ день и ночь, но уже не засталъ его въ живыхъ, пріѣхавъ послѣ похоронъ.

Къ Трощинскому между тъмъ начали съъзжаться гости со всъхъ сторонъ къ 26 числу. Онъ, конечно, на этотъ разъ не радовался ихъ пріъзду, но дълать было нечего; къ празднику все готовилось попрежнему. Ночь 25 числа была для насъ страшная!

Отецъ находился въ безнадежномъ положеніи, и мы не видѣли средствъ спасти его, ибо доктора терялись, нѣсколько дней почти не давая лекарствъ.

Мы въ молчаливомъ отчаяніи окружали его.

Онъ иногда приходиль въ себя, начиналъ говорить и опять впадалъ въ безпамятство.

Я рёшилась, наконець, идти сама ночью къ медикамъ, чтобы заставить ихъ дёйствовать.

Въ минуту прихода моего былъ у нихъ консиліумъ; поговоря при мнѣ на латинскомъ языкѣ, они рѣшили, что ему дать. Во все время болѣзни онъ принималъ лекарства только отъ меня. И теперь я съ трепетомъ подошла къ его постели, чтобы попросить принять лекарство.

Онъ быстро посмотрѣлъ на меня, тихо проговоривъ: «знаешь ли ты, что даешь?» Вѣроятно, онъ узналъ по запаху, что это былъ мускусъ. Я отвѣчала, что знаю, и онъ принялъ лекарство. Ему стало какъ бы лучше; онъ велѣлъ себя приподнять и, подозвавъ насъ къ себѣ, обратился къ брату Алексѣю, сказавъ: «назови мнѣ по именамъ всѣхъ тѣхъ, которые послѣ меня остаются».

И когда брать назваль всёхъ, онъ сказалъ: «хорошо, прощайте, я умираю». Потомъ немного погодя, прибавилъ: «но это ничего! Старайтесь забыть меня первое время», и еще разъ повторилъ: «да, говорю, первое время!» Потомъ опять впаль въ безпамятство.

Описать, что происходило въ душахъ нашихъ, невозможно! Страшно, страшно не только писать, но и подумать объ этомъ! 26-го утромъ ему было лучше, онъ вспомнилъ, что это былъ день имянинъ Трощинскаго, подозвалъ меня, велълъ наряднъе одъться и пойти поздравить старика. Потомъ опять впалъ въ безпамятство, которое и продолжалось почти сутки.

Мускусъ все еще ему давали, но онъ принималъ уже его безсознательно.

28-го утромъ, въ страшный день кончины его, ему стало такъ хорошо, что мы съ сестрой Надеждой Николаевной были въ восторгъ и не переставали благодарить Бога за милость Его къ намъ. Но какъ же поражены мы были въ минуту спокойствія нашего, когда вдругъ отворилась дверь, вошелъ племянникъ Трощинскаго и за нимъ вслъдъ священникъ съ чашею въ рукахъ; у меня закружилась голова, потемнъло въ глазахъ, и я не помню уже, кто и какъ отвелъ меня въ верхніе покои.

Послѣ причастія, говорили мнѣ, ему сдѣлалось опять лучше, онъ началь смотрѣть во всѣ стороны и, наконець, спросиль: «гдѣ Соня?» Меня позвали; я съ ужасомъ подошла къ его кровати и, чтобы онъ не замѣтилъ моихъ заплакнаныхъ глазъ, поспѣшила стать у него въ головѣ, но онъ, увидя меня, сдѣлалъ знакъ рукою, чтобы я стала противъ него. Я перешла, и онъ, не говоря ни слова, съ минуту посмотрѣвъ на меня пристально, опять закрылъ глаза и какъ бы задремалъ.

Черезъ нъсколько минуть онъ очнулся и, увидя сидящаго доктора подлъ себя, котораго очень любилъ (это былъ домашній докторъ Муравьева-Апостола), кръпко схватилъ его за руку и сказалъ: «Cher ami, m-r Lan». Потомъ черезъ минуту съ глубокимъ чувствомъ проговорилъ: «Pauvre m-r Lan, dans une pays étranger et six enfants!»

Докторъ залился слезами, тронутый до глубины души этими словами, свидътельствовавшими въ предсмертную минуту о любви, живомъ участіи и состраданіи къ ближнему. Растроганный докторъ поспъшилъ выбъжать изъ комнаты.

Когда подошелъ къ нему Д. П. Трощинскій, въроятно, чтобы проститься, онъ схватиль его за руку, громко и съ чувствомъ начавъ благодарить его за постоянную дружбу. Это были его послъднія слова: голосъ его задрожалъ, онъ склонилъ голову на подушку и, казалось, въ изнеможеніи уснулъ. Тогда братья, увъривъменя, что ему лучше и что надо дать ему покой, отвели меня на верхъ и, уложивъ въ постель, просили, чтобы я, если можно, хотя немного отдохнула.

Въ совершенномъ изнеможении я кръпко заснула.

Черезъ нѣсколько времени братъ Алексѣй вошелъ ко мнѣ. Пробудясь внезапно, я спросила, что съ папа̀? Онъ молчалъ; я еще спрашиваю; онъ продолжалъ молчать. Тогда страшная мысль о смерти блеснула въ моей головѣ. Обильныя слезы облегчили мое безъисходное горе.

Что было дальше, я не знаю; добрые хозяева не пускали меня ни на шагь отъ себя; доктора, чтобы меня успокоить и заставить уснуть, дали мит на ночь опіума и очень дурно сдёлали, ибо средство это вмёсто того, чтобы успокоить, привело меня въ такое раздраженіе, что я, при усиленной дремотт, безпрестанно просыпалась въ изступленіи и съ какимъ-то ужаснымъ чувствомъ, котораго не могу никогда забыть.

Вечеромъ 28-го числа подвезли карету къ крыльцу, чтобы ночью, уложивъ въ нее тёло покойнаго отца нашего, перевезти его въ Обуховку. Мнё послё говорили, что братъ Семенъ до того потерялся въ ту минуту, какъ надо было отправлять драгоцённый для насъ прахъ отца, что, не смотря на морозъ и на страшный холодъ, бёгалъ, какъ безумный, съ открытой головой вокругъ экинажа до тёхъ поръ, пока Алексёй, крикнувъ на него, не привелъ его въ память.

На другой день мы были уже въ Обуховкъ; встръча наша съ матерью и съ старшей сестрой была ужасная; описать ее и трудно, и тяжело. Чтобы сколько-нибудь сберечь и не тревожить бъдную мать, тъло покойнаго отца провезли прямо въ любимый его павильонъ, что на берету Псёла, и поставили гробъ въ той самой комнатъ, которую онъ такъ любилъ и въ которой обыкновенно отдыхалъ въ лътніе знойные дни. Гробъ былъ сдъланъ изъ досокъ любимаго имъ береста.

Священный прахъ его похороненъ на томъ самомъ мѣстѣ, которое описалъ онъ въ своихъ стихахъ, говоря объ Обуховкъ, гдѣ слъдующая эпитафія:

«Капнистъ сей глыбою покрылся, «Другъ мувъ, другъ родины онъ былъ; «Отраду въ томъ лишь находилъ, «Что ей, какъ могъ, служа, трудился, «И только вдёсь онъ опочилъ».

Въ началѣ ноября 1824 года, насъ обрадовалъ нечаяннымъ пріѣздомъ Николай Ивановичъ Лореръ. Онъ былъ все тотъ же милый, веселый и разговорчивый, но нельзя было не замѣтить, что его тревожила какая-то неотвязная мысль, которую, казалось, ему было тяжело скрывать отъ меня, друга его дѣтства. Онъ былъ озабоченъ, говорилъ, что у него есть нѣкоторыя порученія отъ полковаго командира, Пестеля, къ Матвѣю Ивановичу Муравьеву-Апостолу.

Вынимая при мнѣ письма и бумаги изъ своего портфеля, онъ показалъ мнѣ разныя переписанныя имъ конституціи. Взявъ въ руки письмо Пестеля, я невольно обратила вниманіе на печать, гдѣ изображенъ былъ улей пчелъ съ надписью: «Nous travaillons pour la même cause». Я спросила у него, что это за печать? Онъ улыбнулся и сказалъ: «это теперь общій нашъ девизъ».

Все это было подоврительно, и я безъ всякой особенной мысли попеняла Николаю Ивановичу за его неосторожность и легкомысліе, какъ бы предчувствуя несчастіе, ожидающее его въ будущемъ.

Събздивъ къ Муравьеву-Апостолу и проживя у насъ еще нъсколько дней, онъ съ какимъ-то особенно грустнымъ чувствомъ простился съ нами, какъ бы на долгую разлуку. Предчувствіе его не обмануло: черезъ годъ онъ былъ сосланъ въ Сибирь на двадцать лътъ. Но объ этомъ горестномъ происшествіи я разскажу послъ.

Свиданія наши съ семействомъ Д. П. Трощинскаго продолжались; по обыкновенію, къ Троицыну дню они прівзжали къ намъ; все устроивалось попрежнему: тѣ же прогулки по окрестностямъ, тѣ же катанья по водѣ; но все чего-то не доставало, все было какъ-то натянуто, тяжело, грустно; всѣ видѣли, что не достаетъ души общества—незабвеннаго нашего отца. Каждый въ свою очередъ съ участіемъ вспоминалъ о немъ.

Въ ноябръ 1825 года, мы отправились, не помню къ какому празднику, къ Д. П. Трощинскому. Съвздъ былъ большой, объдъ великолъпный, всъ готовились веселиться вечеромъ. Музыка загремъла; старикъ по обыкновенію открылъ балъ польскимъ. Всъ пустились въ танцы. Въ числъ молодыхъ людей были тамъ Матвъй и Сергъй Муравьевы-Апостолы и другъ ихъ Бестужевъ-Рюминъ.

Вст трое собирались прітхать къ намъ на нтеколько дней въ Обуховку къ 26-му ноября, ко дню рожденія матери нашей, и именно въ ту минуту, какъ они говорили мнт объ этомъ ихъ на-

мъреніи, дверь кабинета Трощинскаго растворилась, старикъ вышелъ въ залу съ какимъ-то тревожнымъ таинственнымъ видомъ и тихо объявилъ нъкоторымъ особамъ извъстіе о внезанной смерти государя Александра I. Музыка утихла; все замолкло. Потомъ начался всеобщій говоръ, разные толки: отчего онъ умеръ? что за болъзнь? Кто сожалълъ, кто радовался.

Но трудно описать положение братьевъ Муравьевыхъ и Бестужева-Рюмина при этомъ извъсти, они какъ бы сошли съ ума, не говорили ни слова, но страшное отчание было на ихъ лицахъ; они въ смущении ходили изъ угла въ уголъ по комнатъ, говоря шопотомъ между собой; Бестужевъ-Рюминъ, болъе всъхъ встревоженный, рыдалъ какъ ребенокъ, подходилъ ко всъмъ намъ и прощался съ нами какъ бы на въки.

Въ такомъ положени всѣ разошлись по своимъ комнатамъ и только утромъ мы узнали, что въ ту же ночь Муравьевы-Апостолы и Бестужевъ-Рюминъ поспѣшно уѣхали, но неизвѣстно куда.

Въ непродолжительномъ времени мы поражены были извъстіемъ, что братья нашей невъстки Елены Ивановны, Матвъй и Сергъй Ивановичи Муравьевы-Апостолы, были схвачены и отправлены въ Петропавловскую кръпость, вслъдствіе возмущенія цълаго полка, въ которомъ баталіономъ командовалъ Сергъй Ивановичъ.

Младшій мой брать, Алексій, служившій адъютантомъ у Н. Н. Раевскаго, получивь впослідствіи батальонь вь одномь изъ армейскихь полковь и стоявшій въ то время съ своимь баталіономь въ Глухові, прійхаль къ намъ въ 1825 году накануні 1826 года. Но на этотъ разъ противъ обыкновенія онъ быль задумчивъ и мрачень. Его думы меня сильно безпокоили; я нісколько разъ спрашивала о причині его тоски, но онъ скрытничаль и, проживь у насъ самое короткое время, поспітшиль въ Кієвь къ генералу Раевскому, который любиль его, какъ сына. Вскорів послівего отъйзда я узнала оть одного молодого человіка, Менгеса, жившаго у насъ, что ночью прійзжаль чиновникъ отъ генераль-губернатора, князя Рібінина, отыскивать съ жандармами брата Алексія, съ строгимь однакожь приказаніемь не тревожить нашу мать, исполнивъ порученіе какъ можно тише и осторожніве.

Не найдя его въ домъ и напугавъ страшно Менгеса, который въ страхъ на вопросъ ихъ: кто онъ? старался произнести фамилію свою сквозь зубы такъ, чтобы они никакъ ее не поняли, они отправились обратно, а мы, съ ужасомъ узнавъ объ этомъ утромъ на другой день, старались всячески скрыть отъ матери это страшное происшествіе. Легко представить, съ какимъ ужасомъ и нетерпъніемъ мы ожидали въстей отъ брата Алексъя! Вскоръ дошла до насъ роковая въсть, что 14-го января онъ былъ взятъ въ Кіевъ и отправленъ въ Петербургъ.

Мы узнали, что брать, къ счастью, быль отправлень не пъш-

комъ и не въ цѣпяхъ, но съ фельдъегеремъ и въ сопровожденіи знакомаго и пріятеля, Егора Петровича Врангеля, бывшаго въ то время адъютантомъ у генерала Красовскаго. Этотъ добрый человѣкъ, вовсе не зная насъ, единственно изъ дружбы къ несчастному Алексѣю, а еще болѣе изъ состраданія, писалъ къ намъ объ немъ съ дороги и изъ Петербурга.

Черезъ нъсколько времени къ намъ возвратился изъ Петербурга слуга брата Алексъя, служившій ему нъсколько лъть, столь любившій его и привязанный къ нему, что отъ душевной тревоги за своего барина онъ въ однъ сутки совершенно посъдъль. Хотя онъ былъ уволенъ отъ всъхъ работь, награжденъ нашей матерью какъ нельзя больше, но вскоръ умеръ.

Обуховка сдълалась для насъ мрачнымъ и горестнымъ жилищемъ. Въ этотъ печальный періодъ всё чуждались насъ, никто насъ не навъщалъ, въроятно, чтобы не навлечь на себя подоэрънія.

Всё знали, что брать Алексёй быль взять, что Елена Ивановна разомъ лишилась троихъ братьевъ и что мой старшій брать Семенъ, какъ зять Муравьева-Апастола, быль подъ надзоромъ полиніи.

Брату было позволено изъ крѣпости писать къ намъ, конечно, открытыя письма и получать отъ насъ такія же. Изъ писемъ его мы могли видѣть только, что онъ живъ. Но и за то мы благодарили Бога.

Мать наша, наконець, до того начала тревожиться неизвъстностью о немъ (нужно замътить, что ей не говорили объ арестъ Алексъя), что совсъмъ стала падать духомъ; часто, не въря уже намъ, съ горечью спрашивала любимую его собаку: «Орсетъ, скажи хоть ты мнъ, гдъ твой баринъ?»

Видя ея страданія и опасаясь за ея жизнь, мы рѣшились просить несчастнаго брата, чтобы онъ для утѣшенія своей матери, испросиль позволеніе написать къ ней письмо изъ крѣпости какъ бы изъ города Глухова, гдѣ стоялъ его полкъ; ему позволили, и онъ написалъ длинное и самое веселое письмо, совершенно успокоившее мать.

Мы же страдали вдвойнъ и оттого еще, что и брать Иванъ, жившій въ то время съ нами въ Обуховкъ, возвратясь изъ Полтавы, куда ъздиль по своимъ дъламъ, сказаль по секрету, что, быть можетъ, и онъ будетъ арестованъ, ибо князь Ръпнинъ, показавъ ему зашнурованную уже переписку братьевъ Муравьевыхъ, найденную въ деревнъ Хомутцы, указалъ въ ней на то мъсто, гдъ они, говоря о братъ Иванъ, назначали его въ случаъ удачи своего дъла членомъ временнаго правленія.

Поэтому князь Ръпнинъ и предупреждалъ брата Ивана, что и его, можетъ быть, потребуютъ въ Петербургъ. Это, однако, не тре-

вожило брата, какъ человъка вовсе не причастнаго къ тайному обществу и никогда не имъвшаго съ его членами никакихъ сношеній; онъ просилъ только насъ, чтобы мы не тревожились и берегли нашу мать.

24-го апръля 1826 года, мы были обрадованы извъстіемъ, что братъ Алексъй, наконецъ, оправданъ, освобожденъ и что вскоръ возвратится домой. (Изъ кръпости онъ былъ освобожденъ 15-го апръля). Въ концъ мъсяца разбудили меня рано утромъ извъстіемъ, что онъ пріъхалъ и когда я спросила, гдъ онъ, то мнъ сказали, что онъ, вставъ изъ экипажа, побъжалъ на могилу отца нашего! Я безъ памяти, надъвъ одинъ только чулокъ, башмаки и пудермантель, полетъла къ нему и тутъ же на могилъ отца совершилось радостное свиданіе послъ тяжкой разлуки и горькаго трехмъсячнаго заключенія.

Какъ описать радость матери, ея страхъ, ужасъ и слезы при извъстіи, что онъ быль въ Петропавловской кръпости въ числъ государственныхъ преступниковъ. Подобной сцены я не встръчала въ моей жизни. Мать и плакала, и смъялась въ одно время, повторяя всъмъ и каждому: «Вообразите, Алеша былъ въ кръпости», кръпко прижимая его при этомъ къ своему сердцу.

Когда все утихло и всъ успокоились, онъ, по нашему желанію, разсказалъ слъдующую исторію своего заточенія.

Арестованный 14-го января 1826 года въ Кіевѣ, въ домѣ генерала Раевскаго, онъ черезъ нѣсколько дней былъ привезенъ въ Петербургъ на главную гауптвахту. Здѣсь было уже столько арестованныхъ, что всѣ комнаты были заняты, и его ввели въ большую залу, гдѣ онъ встрѣтилъ многихъ знакомыхъ, такъ же привезенныхъ. Когда они начали было разговаривать, бывшій коменданть дворца, Башуцкій, потерявъ совсѣмъ голову, страшась отвѣтственности за сношенія между ними, не зная, что дѣлать, въ страхѣ и суетѣ ставилъ съ поспѣшностью между одними столъ, между другими диванъ, приговаривая: «между вами нѣтъ никакого сообщенія!»

При этой сценъ, говорилъ братъ, онъ не номнитъ, чтобы когданибудь въ жизни столько смъялся. Черезъ сутки его съ жандармами перевезли на придворную гауптвахту, гдъ просидълъ онъ больше трехъ дней подъ стражею солдатъ съ обнаженнымъ оружіемъ. Тутъ, хотя хорошо кормили, но не давали ему ни ножей, ни вилокъ. На четвертый день, посадивъ его въ сани съ тъми же вооруженными солдатами, быстро повезли черезъ Неву въ Петропавловскую кръпость.

Онъ явился къ коменданту, который повель его по сърымъ и мрачнымъ коридорамъ казематовъ, то спускаясь внизъ, то подымаясь наверхъ. Наконецъ, поднявшись выше, комендантъ остановился у двери одного каземата и, отомкнувъ со скрипомъ замокъ,

ввель брата въ довольно большую комнату, съ двумя забъленными и подъ желъзной ръшеткой окнами на Неву и, указавъ на печь, сказалъ: «вотъ вамъ и печь». Братъ подумалъ: что за радость ты мнъ сулишь? «Кажется, вамъ будетъ хорошо»,—продолжалъ онъ: «вы можете, когда захотите, звать къ себъ сторожа». Сказавъ это, онъ раскланялся и ушелъ.

Сначала, оставшись одинъ, онъ ходилъ какъ безумный скорыми шагами по пустой комнатъ, гдъ, кромъ бъдной соломенной постели, стола и стула, ничего не было; у него при входъ въ казематъ отобранъ былъ и чемоданъ, и всъ его вещи.

Въ отчаяніи и въ тоскъ, онъ звалъ нъсколько разъ въ теченіе дня часоваго, единственно для того, чтобы видъть, что дверь отворяется и что къ нему входить живое существо. Объдать ему давали щи, кашу, кусокъ жаркого и рюмку простой водки. Отъ скуки онъ вымърилъ шагами каземать и ходилъ въ немъ всякій день по 7 верстъ.

Печь ему служила тоже большимъ развлечениемъ; онъ сушилъ сырыя дрова, потомъ самъ топилъ ее, тогда только понявъ выражение коменданта о печи и мысленно благодаря его за нее. Цъълые часы сидъть онъ передъ огнемъ, размышляя о всемъ, что съ нимъ случилось, о матери своей, о насъ всъхъ и о горькомъ своемъ положении.

Хотя въ душт онъ былъ увтренъ въ своей невинности, но по ходу дъла не могъ угадать, чтмъ оно кончится. Впослъдстви онъ узналъ, что при допросахъ Матвъй Муравьевъ-Апостолъ надълалъ ему много вреда; что, напротивъ, Сергъй Муравьевъ-Апостолъ совершенно его оправдалъ и что, быть можетъ, ему онъ и обязанъ своимъ освобожденіемъ.

Сколько тяжкихъ безсонныхъ ночей проводилъ онъ въ своемъ заточеніи! Какъ страшился, чтобы въ отвътахъ своихъ на заданные ему комиссіей письменные вопросы не навредить кому-либо! Въ самыя затруднительныя минуты онъ, не зная, что сказать и не полагаясь на себя, прибъгалъ всегда къ евангелію и, открывъ его, писалъ свои отвъты почти всегда очень удачно. Сколько разъ въ самыя тягостныя и затруднительныя минуты, засыпая отъ утомленія, онъ бываль разбужень утёшительными словами отца, коего голосъ слышался ему и по пробужденіи, и какъ благословляль онь его въ эти сладостныя минуты! Вскоръ послъ заточенія, онъ просиль письменно тетку свою Дарью Алексевну Державину прислать ему Библію, что она и исполнила; и онъ въ продолжение трехъ мъсяцевъ прочелъ ее трижды отъ доски до доски. Потомъ онъ просилъ ее же прислать ему трубку и табаку, что она и исполнила, испросивъ на это позволение. Тогда заточение казалось ему легче.

Во время похоронъ императора Александра I, когда тъло пе-

ревозили черезъ Неву въ Петропавловскій соборъ, отъ пушечнаго выстр'єла въ каземат'є брата разбились стекла, чему, конечно, онъ очень обрадовался, ибо могъ вид'єть всю похоронную церемонію.

Обыкновенно, не спавъ цълую ночь отъ разныхъ думъ и душевныхъ тревогъ, онъ кръпко засыпалъ утромъ; его будилъ всегда несносный голосъ сторожа, стучавшаго въ дверь и спрашивавшаго—здоровъ ли онъ, и живъ ли онъ?

Такимъ образомъ онъ просидълъ три мъсяца. Въ концъ третьяго мъсяца дъла запутывались; отвъчать на запросы день ото дня становилось труднъе и онъ начиналъ страшиться за свою будущность, какъ вдругъ въ ночь 15-го апръля къ нему явился часовой съ приказомъ идти къ коменданту. Это его встревожило, онъ былъ увъренъ, что его засадятъ еще куда-нибудь подальше и потому явился къ коменданту смущенный, испуганный.

Каково же было его удивленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ радость, когда коменданть сказаль ему: «Капнистъ, поздравляю тебя, ты свободенъ!» Братъ говорилъ, что нельзя объяснить, что происходило тогда въ его душѣ. Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить, но когда комендантъ повторилъ ему радостную вѣсть, онъ бросился бѣжать изъ крѣпости, не смотря на то, что это было въ 12 часовъ ночи и что комендантъ предлагалъ ему переночевать у себя.

Онъ ничего не хотъть слушать, прибъжать къ Невв, съть въ лодку и не хотъть върить, что онъ точно свободенъ, и можетъ ъхать, куда хочетъ. Перевхавъ ръку, онъ спъшилъ въ домъ къ теткъ своей Державиной; пройдя нъсколько пустыхъ комнатъ, онъ остановился у дверей маленькаго кабинета, гдъ она сидъла; увидавъ его, она испугалась и закричала: «Алеша, это ты?» Онъ, будучи всегда веселаго характера и любя пошутить, и тутъ не могъ удержаться и поспъшно отвъчалъ ей: «тетенька, я бъжалъ». Она въ первую минуту испугалась, но потомъ несказанно обрадовалась, отъ души благодаря Бога за его освобожденіе.

Такимъ же образомъ были арестованы и оправданы сыновья генерала Раевскаго, да и сколько было невинно пострадавшихъ и пожертвовавшихъ или своею жизнью или жизнью близкихъ сердцу ихъ въ эту ужасную эпоху!

Не стану говорить объ ужасномъ положении семейства Муравьева-Апостола. Всякій легко можетъ понять его. Кому неизвъстна страшная участь, постигшая несчастныхъ декабристовъ?

Долго бъдная Елена Ивановна не знала о смерти несчастнаго брата своего Сергъя Ивановича и только въ одномъ обществъ нечаянно услышала роковое слово: «повъшенъ!» Пораженная ужасомъ, она упала безъ чувствъ, и ее долго не могли привести въпамять.

Спустя нъсколько времени послъ смерти брата, она получила письмо отъ своей сестры Е. И. Бибиковой, которая писала, что

съ соизволенія государя она была у несчастнаго брата наканунѣ его смерти; онъ зналъ уже, что его ожидало и, не смотря на это, показалъ въ послѣднее свиданіе съ нею столько твердости, столько религіозности и столько самоотверженія, что не только не нуждался въ утѣшеніи, но самъ поселилъ въ ней твердость для перенесенія этого несчастія.

Духовникъ его тоже былъ пораженъ твердостью его характера; когда онъ пришелъ къ нему для того, чтобы приготовить его къ смерти, С. И. въ ту минуту писалъ послъднее письмо свое къ старшему брату своему Матвъю Ивановичу.

Увидя священника, онъ съ спокойнымъ видомъ попросилъ его присъсть и съ твердостью духа продолжалъ оканчивать письмо.

Этотъ священникъ говорилъ послъ, что во всю жизнь не встръчалъ человъка съ такими возвышенными религіозными чувствами и съ такою твердостью духа шедшаго на смерть. Тутъ же Екате рина Ивановна описывала и трогательную сцену послъдняго свиданія и прощанія отца съ несчастными сыновьями; получивъ повельніе выъхать за границу, онъ тогда испросилъ позволеніе увидъть сыновей своихъ и проститься съ ними.

Съ ужасомъ ожидалъ онъ ихъ прихода въ присутственной залѣ; Матвъй Ивановичъ, первый явившись къ нему, выбритый и чисто одътый, бросился со слезами обнимать его; не будучи въ числѣ первыхъ преступниковъ и надѣясь на милость царя, онъ старался утѣшить отца надеждою скораго свиданія. Но когда явился любимецъ отца, несчастный Сергъй Ивановичъ, обросшій бородою, въ изношенномъ и изорванномъ платъѣ, старику сдѣлалось дурно, онъ весь дрожащій подошелъ къ нему и, обнимая его, съ отчаяніемъ сказалъ: «въ какомъ ужасномъ положеніи я тебя вижу! зачѣмъ ты, какъ братъ твой, не написалъ мнѣ, чтобы прислать и тебѣ все, что нужно?»

Онъ съ свойственной ему твердостью духа отвъчаль, указывая на свое изношенное платье: «Моп pére, celà me siffira!», т. е. что для жизни моей этого достаточно будетъ! Неизвъстно, чъмъ и какъ кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощанія старика отца съ сыновьями, которыхъ онъ нъжно любилъ и достоинствами которыхъ гордился...

С. Скалонъ.

(Окончаніе въ сладующей книжка).





## ДУНГАНСКІЙ ПАРТИЗАНЪ ДА-ХУ БАЯНЪ-ХУРЪ.

ОГДА-ТО Китай имътъ много грандіознаго, много великолъпнаго. Безъ посторонней помощи достигъ онъ весьма высокой, а потому и самобытной культуры. Окруженный на съверъ дикими ордами кочевниковъ, а съ другихъ сторонъ слабыми государствами, онъ въ самомъ дълъ представлялъ величавое зрълище стройнаго государственнаго орга-

низма. Но время это прошло. Съ тъхъ поръ Китай одряхлълъ, и въ настоящее время онъ представляетъ уже жалкое зрълище переживающаго свою славу народа. Зодчество и различныя отрасли промышленности въ немъ давно уже пали; художество безслъдно исчезло. Рутина во всъхъ отрасляхъ управленія превратила это управленіе въ нъчто до такой степени дикое, дала такое широкое поле произволу и одновременно воспитала въ народъ такое стремленіе ко лжи и всевозможнымъ порокамъ, что становится совершенно немыслимымъ питать къ нему уваженіе. Впрочемъ, нравственное паденіе китайцевъ, въроятно, давно уже совершившійся фактъ, такъ какъ самый грубый разврать успълъ проникнуть во всъ ръшительно стороны ихъ общественной и внутренней жизни. Я постараюсь иллюстрировать этотъ фактъ.

Старикъ дълаетъ предложение родителямъ дъвочки и посылаетъ подарки. Нъкоторые изъ послъднихъ удержаны—знакъ, что предложение принято. Женихъ идетъ въ домъ родителей, забираетъ дъвушку, призываетъ священнослужителя (хэ-шанъ) и гостей, и вотъ, послъ прочтения двухъ-трехъ молитвъ, бракъ считается заключеннымъ. Затъмъ, въ течение трехъ сутокъ мужъ не подхо-

дить къ женё; зато каждый изъ гостей, да мало того, каждый прохожій съ улицы имъеть къ ней доступъ и изощряеть свой умъ въ самыхъ сальныхъ анекдотахъ, въ самомъ непозволительномъ заигрываніи, въ самыхъ срамныхъ тълодвиженіяхъ. Бъдная дъвочка, по этикету, не должна обижаться; наоборотъ, она должна улыбаться и на каждую грубую и пошлую шутку отвъчать веселымъ смъхомъ; иначе она осуждена общественнымъ мнъніемъ и, какъ своенравная, можетъ быть отослана обратно къ родителямъ. И въ теченіе этихъ трехъ дней испытанія мужъ находится туть же. Онъ угощаетъ, подносить вино и дълаетъ видъ, что не видитъ продълокъ гостей... А затъмъ, дъвочка, сдълавшись уже фактической женой старика, запирается на замокъ и никого, кромъ женщинъ, не видитъ...

Читатель, безъ сомивнія, не объясняеть себъ смысла такого обычая? Я ему его подскажу: развращая дъвочку, разжигая ея воображеніе и страсти въ мужъ, гости тъмъ самымъ стараются подготовить хозяину дома сладостную первую ночь...

Умственный кругозоръ китайца весьма невеликъ. Система схоластическаго образованія не воспитываеть въ немъ высокихъ и честныхъ идей, а скорѣе способствуетъ развитію тѣхъ врожденныхъ качествъ, которыя такъ отталкивають отъ него европейца надменности и низости.

Странно сказать, но это такъ: Китай — нація безъ самолюбія, безъ той истинной народной гордости и народнаго самоуваженія, которыя присущи, какъ кажется, всёмъ цивилизованнымъ народамъ земного шара. Въ моемъ воображеніи онъ представляется всегда какимъ-то надменнымъ глупцомъ, непонимающимъ да и не желающимъ понимать ни себя, ни другихъ, живущимъ преимущественно матеріальной стороной жизни и стремящимся собою олицетворить ту эмблему, которая малюется на стѣнахъ передъ казенными учрежденіями повсемъстно въ Китаъ. Это драконъ, достигшій уже въ міръ всего: у него подъ ногами и груда шариковъ 1), и золото, и плоская палка для наказанія каждаго, включая и мандариновъ; и воть онъ готовится проглотить теперь солнце, не сознавая того, что именно оно, это солнце, и обусловливаетъ его существованіе на землъ.

Безмърная надменность китайца составляеть несокрушимую его силу: онъ всъхъ презираеть... Высокомърный умъ его не признаетъ неудачъ: онъ не долженъ ихъ знать! Онъ не заботится объ общественномъ мнъніи, понятомъ въ смыслъ мнънія чуждыхъ народностей; по его понятіямъ оно ниже его... А потому смъйтесь

<sup>1)</sup> Какъ извъстно, шарики на шапкахъ китайцевъ обозначаютъ чинъ ихъ владъльца. Высшій чинъ обозначается краснымъ прозрачнымъ (полагается рубинъ) шарикомъ. Этотъ же шарикъ дается владътельнымъ князьямъ (ванамъ) первыхъ двухъ степеней.

надъ нимъ, клеймите его — онъ одёлся въ броню тщеславія и стоически все это вынесеть... Но если смутное понятіе объ обидё добъжить до его черстваго сердца и тщеславнаго разума, тогда бойтесь его: терпёливо выждеть онъ подходящее время и тогда булеть съ вами уже безпощадень...

Вст нравственные принципы китайцевъ вообще до такой степени расходятся съ нашими, что европейцу трудно быть по отношенію къ нимъ безпристрастнымъ. Нтъ никакого мърила для характеристики этой націи, нтъ возможности постичь ея идеалы. Народъ этотъ точно съ иной планеты свалился на нашу и съ такимъ же недоумъніемъ на насъ озирается, какъ мы на него. Вотъ почему я и не буду комментировать такихъ документовъ какъ ниже здъсь приводимая бумага китайскаго Дао-тая къ русскимъ властямъ, хотя и долженъ замътить, что я не могу видъть въ ней только индивидуальный идіотизмъ одного управителя. Нтъ, эта бумага характеризуеть цълую націю, она продуктъ совершенно нормальный.

Вотъ приблизительное содержание этой бумаги 1):

«Русско-подданные киргизы перешли границу, дерзко и днемъ проникли въ китайское укрѣпленіе и, не смотря на протесты гарнизона, вывели оттуда всѣхъ лошадей и съ ними немедленно скрылись. Сопротивляться насилію и гнаться за грабителями было немыслимо — гарнизонъ хотя и имѣлъ ружья, но пороха и пуль не имѣлъ. Имѣя въ виду все вышесказанное, прошу о возвратѣ похищенныхъ лошадей и о примърномъ наказаніи лицъ, нарушающихъ добрыя отношенія двухъ государствъ».

А русское слъдствіе обнаружило, что киргизовъ было всего восемь человъкъ, причемъ только одинъ изъ нихъ имътъ бердановскій, къ тому же испорченный, штуцеръ за плечами.

Какое другое правительство дерзнуло бы написать такую бумагу?

Война изъ-за Тонкина, успѣшная борьба съ инсурекціоннымъ движеніемъ западныхъ мусульманъ, какъ извѣстно, возникшимъ въ провинціи Гань-су и отсюда распространившимся и на земли Си-Цзянской провинціи, т. е. на культурныя области Восточнаго Тянь-Шаня, наконецъ, сравнительно быстрое замиреніе этого края, все это приводится доказательствомъ военной мощи Китая. Однако, едва ли это вполнѣ справедливо.

Ни одинъ изъ европейскихъ народовъ, за весь періодъ своей исторической жизни, не испыталъ еще такого позора, какимъ тогда покрыла себя западная китайская армія; и только ошибки враговъ, интриги и честолюбивые происки вожаковъ инсурекціи и борьба

<sup>1)</sup> Точной ея копів я не могъ получить. Возбужденное ею дёло разбиралось въ г. Вёрномъ въ концё ноября 189.) года.

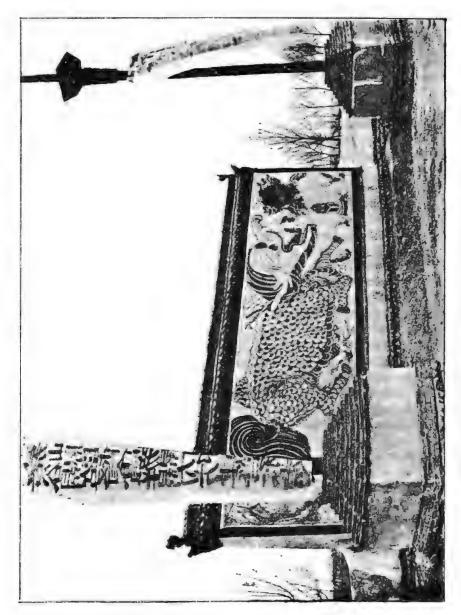

Ивображеніе дракона, — вмблема высшей китайской власти.

національностей за преобладаніе, въ совокупности съ вмѣшательствомъ русскихъ въ дѣла при-Тянь-Шаньскихъ народовъ — помогли ей довершить занятіе края. Цзин-цзянь-цзюнь и Лю-цзиньтань, командовавшіе одинъ сѣвернымъ крыломъ этой арміи, другой ея южнымъ крыломъ, пожали, гдѣ не сѣяли, и отпраздновали свой тріумфъ рядомъ такихъ дикихъ и безчеловѣчныхъ поступковъ, передъ которыми блѣднѣетъ все то, на что рѣшились вожаки инсургентовъ.

Громадный историческій интересъ безъ сомнівнія возбужеаеть вся эта неравная борьба одного противъ десятковъ и сотень, но я не считаю возможнымъ ея здісь касаться. Безъ сомнівнія также много лиць, крупныхъ и мелкихъ, выдвинула эта эпоха борьбы; но всіс они рисуются въ разсказахъ туземцевъ весьма блідными красками, и только одинъ Да-ху Баянъ-хуръ въ этомъ отношеніи составляеть крупное исключеніе.

Въ настоящемъ очеркъ, служащемъ прекрасной иллюстраціей ко всему вышесказанному, собрано все, что я могъ узнать объ этомъ замъчательномъ партизанъ.

Я не знаю первыхъ минутъ жизни Да-ху, этого выдающагося дъятеля Дунганскаго возстанія. Мнъ говорили однако, что въ молодости онъ жилъ подъ Пекиномъ, однажды въ чемъ-то здъсь провинился, былъ схваченъ и жестоко наказанъ. Тогда онъ бъжалъ изъ пекинской тюрьмы, открыто явился въ свое родное селеніе, захватилъ останки нъжно любимой имъ матери и съ своимъ братомъ, Шао-ху, бъжалъ большой дорогой въ Гань-су. А годъ спустя уже всюду въ Гань-су бушевали дунгане и маленькое имя Да-ху повсемъстно предавалось проклятію.

Китайцы вовуть его Шань-шиба, среди же прочихъ народностей Средней Азіи онъ болъе извъстенъ подъ именемъ Баянъ-хура, что значить — большой тигръ, върнъе же какое-то кровожадное миническое животное, набрасывавшееся на людей и ихъ пожиравшее.

Да-ху, говорять, быль дородень и высокаго роста; оружіемь владіль въ совершенстві, о непомірной же силі его сложились легенды...

Онъ питаль ничёмъ неутолимую ненависть къ китайцамъ и поклялся имъ отомстить. Сотни разрушенныхъ городовъ и селеній, безконечное число человъческихъ жизней—результать этой клятвы.

Разсказывая о Баянъ-хуръ, мнъ всегда уподобляли его урагану. Неожиданно налетить, все покроетъ развалинами и уносится дальше... но куда, никому неизвъстно...

Не смотря на болье, чымъ пятнадцатильтнюю кровавую дыятельность, Баянъ-хуръ не былъ раненъ. Сверхъестественно сильный, до безразсудства храбрый и всегда безпощадный, онъ наводилъ уже своимъ видомъ паническій страхъ и задолго до появленія своего въ при-Тянь-Шаньскихъ земляхъ былъ уже окруженъ ореоломъ непобъдимости.

Его никогда не смущали китайскія лянзы. Казалось, чёмъ сильнёе быль врагь, тёмъ съ большей настойчивостью онъ нападаль на него и, какъ геній истребитель, съ горстью сподвижниковъ носился по рядамъ непріятеля.

Болъе двадцати лътъ прошло съ тъхъ поръ, какъ Да-ху ушелъ изъ Гань-су. Но мъста, сплошь покрытыя развалинами, и до сихъ поръ тамъ зовутся еще дорогами Баянъ-хура; какъ будто самимъ Богомъ проклятыя они не заселяются вновь...

Да-ху умеръ послѣ отдачи намъ Кульджи, въ Пишпекѣ, въ одномъ изъ уѣздныхъ городовъ Семирѣченской области; тѣмъ не менѣе уже теперь личность эта стала вполнѣ легендарной. Подросло новое поколѣніе. Оно очень мало знаетъ о минувшихъ событіяхъ, но съ восторгомъ говоритъ о подвигахъ Баянъ-хура. Много ли правды однако въ этихъ разсказахъ?

Дъятельность Баянъ-хура получаеть нъкоторую достовърность только съ момента его вступленія въ Хамійскія земли. Баширъханъ, ванъ (т. е. князь) хамійскій, вель себялюбивую политику и, не надъясь на успъхъ возстанія, одинъ изъ всъхъ мусульманскихъ правителей держался китайцевъ. Баянъ-хуръ жестоко ему отомстиль за измёну мусульманскому дёлу... Разрушивь Ань-си, разгромивъ попутные лагери китайскихъ конныхъ лянзъ, онъ быстро направился отсюда въ Хамійскую область, безъ сопротивленія прошель ее всю и обратиль эту ніжогда богатійшую страну въ груду развалинъ. Однако, тогда съ своимъ незначительнымъ отрядомъ онъ не ръшился взять приступомъ города и съ затаенною мыслью уничтожить впоследствии ванство Хамійское, ушель въ Урумчи, столицу образовавшагося тогда Дунганскаго ханства. Съ этого момента его дъятельность тъсно связывается съ дъятельностью при-Тянь-Шаньскихъ дунганъ. Не касаясь ея подробно, я замбчу только, что Баянъ-хуръ, предводительствуя авангардомъ, участвоваль во взятіи Шаованомъ Хами, совершенно уничтожиль здёсь отряды высланныхъ противъ него хамійскихъ тагчей (горцевъ) и первымъ ворвался въ ворота этого города; что вызванный затёмъ Лотай-ханомъ 1) въ Урумчи, онъ участвовалъ въ генеральномъ сраженіи противъ арміи Якубъ-бека, въ которомъ совершенно разметаль отборный отрядь Бай-бачи, старшаго сына Бадаулета<sup>2</sup>), а затъмъ, если и покорился послъднему, то къ этому былъ вынужденъ общимъ положеніемъ дёлъ въ при-Тянь-Шаньскихъ земляхъ; что, наконецъ, всегда и вездъ онъ былъ грознымъ борцомъ за независимость, замъчательнымъ партизаномъ и вибств съ темъ безпощалнымъ мстителемъ за себя и своихъ...

<sup>1)</sup> Правитель дунганскаго ханства. Дунгане вовуть его Даутъ-Хельнэ.

<sup>2)</sup> Бадаулетъ значитъ—счастливчикъ. Прозвище Якубъ-бека.

Какъ неожиданно и эфектно онъ появился на сцену всемірной исторіи, также эфектно онъ съ нея и сошелъ.

Цзин-цзянь-цзюнь, собравшись съ силами, осадилъ, наконецъ, Манасъ, какъ извъстно, предоставленный Якубъ-бекомъ собственнымъ силамъ.

Манасъ 1) въ то время состоялъ изъ двухъ городовъ; изъ нихъ одинъ зашищалъ Баянъ-хуръ, въ другомъ засъли дунганские вожди-Сіянъ-шай и Хіянъ-шай. Наскучивъ томительнымъ сидъніемъ въ ствнахъ, къ тому же по крайней безнадежности положенія и по существу дела совершенно безцельнымъ, Баянъ-хуръ решился на отчаянный шагь. Онъ предложиль сдълать общую вылазку или пасть всёмъ въ неравномъ бою или пробиться черезъ непріятельскій лагерь и уйти подъ защиту стінь Урумчи. Но плань этоть быль отвергнуть дунганами. Тогда Да-ху передаль своихъ солдать Хіянъ-шаю, а самъ въ ту же ночь съ двадцатью пятью товарищами вышель изъ города... И воть, случилось въ исторіи что-то вполнъ безпримърное, возможное однако въ Небесной имперіи! Громадная армія разступилась, чтобы дать пройти человъку, голова котораго оцънена была въ 10 тысячъ ланъ<sup>2</sup>), сумму баснословную для Китая!.. На разсвътъ Баянъ-хуръ встрътился съ объбзжавшиъ посты Цзин-цзянь-цзюнемъ. Последній окруженъ быль свитой изъ трехсоть человъкъ ординарцевъ, начальниковъ отдъльныхъ частей и солдать. При крикъ передовыхъ: Шань-шиба! весь этотъ отрядъ прищелъ въ страшное замъщательство, изъ котораго его вывелъ только приказъ главнокомандующаго китайскими силами: «Сдълаемъ видъ, что его мы еще на замътили... Сверните на боковую тропинку»!... 3).

Такъ разминовались эти два человъка, изъ коихъ одинъ шелъ за безсмертными лаврами, а другой, чтобы закончить свою жизнь въ безвъстной глуши, среди великаго, но ему совершенно чуждаго племени!.. Разбитыя надежды и сознаніе безцъльности принесенныхъ имъ жертвъ и массъ пролитой имъ безвинной крови, вотъ что было наградой тому человъку, надъ прахомъ котораго дунгане воздвигнули теперь мавзолей...

## Г. Грумъ-Гржимайло.

¹) Манасъ большой городъ Южной Джунгаріи, стоить на рѣкѣ того же имени.

<sup>2)</sup> Ланъ равенъ приблизительно нашимъ двумъ металлическимъ рублямъ.

<sup>3)</sup> Этотъ разсказъ записанъ со словъ русскато купца Соболева, лично знавшаго Лю-цвинь-таня и не разъ его слыхавшаго отъ своихъ пріятелей, офицеровъ Лю-цвинь-таневской арміи, занявшей весь возмутившійся край; нъкоторые изъ послъднихъ даже сопровождали въ свое время Цвин-цзянь-цзюня въ этомъ робъйздъ.



## СТРАНИЧКА ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

(По поводу статьи С. С. Трубачева: «Карикатуристъ Н. А. Степановъ»).

НТЕРЕСНАЯ статья г. Трубачева, напечатанная въ первыхъ книжкахъ «Историч. Въстника» текущаго года, разбудила во мнъ одно хорошее воспоминаніе. Я лично зналъ покойнаго Н. А. Степанова, сотрудничалъ въ его журналъ, и мы были близки между собой домами. Онъ и его супруга Софъя Сергъевна (сестра композитора Даргомыжскаго) были люди простые, милые и гостепріимные. По-

• чти каждый сотрудникъ «Будильника» быль ими обласканъ, дёлался ихъ короткимъ знакомымъ, получалъ приглашенія на ихъ скромныя, но всегда согрётыя хозяйскимъ радушіемъ пятницы, да и такъ могъ ходить къ нимъ въ гости запросто, когда угодно. Скучавшіе въ одиночествъ старики всегда были рады гостю.

Долгъ личной признательности къ памяти Николая Александровича и интересы исторической правды заставили меня предложить почтенной редакціи «Историческаго Въстника» настоящую мою замътку для дополненія и кое-какихъ поправокъ къ статьъ г. Трубачева. Нъкоторые изъ описанныхъ въ этой статъъ фактовъ и обстоятельствъ случились на моихъ глазахъ и были мнъ извъстны непосредственно и со всъми подробностями.

Прежде всего о разрывъ Степанова съ Курочкинымъ. Онъ произошелъ до моего знакомства съ Н. А., но я хорошо знаю, что какъ въ этомъ, такъ и во всъхъ другихъ случаяхъ, гдъ дъло касалось денежныхъ разсчетовъ и, вообще, хозяйственной стороны издательства, — хлопотала и распоряжалась единовластно Софья

«истор. въстн.», понь, 1891 г., т. хыу.

Сергъевна -- женщина себъ на умъ, очень разсудительная и практическая, любовно, къ тому же, оберегавшая мужа отъ всякихъ безпокойствъ и дрязгъ. По этой части онъ самъ ни во что не вмъшивался, весь день сидълъ, бывало, запершись, у себя въ кабинетъ, куда допускалъ, и то не часто, только испытанныхъ, близкихъ знакомыхъ. Непосвященныхъ этотъ запретный кабинетъ интриговаль, но тамъ, по справкъ, никакихъ святилищъ и тайнъ не было. Бросались только въ глаза нёсколько изветшалыхъ птичьихъ чучелъ, нъсколько статуэтокъ, да довольно богатая коллекція тростей и палокъ, между которыми попадались ужасающаго вида дубины, вовсе не отвъчавшія слабосильному и кроткому нравомъ хозяину. Впрочемъ, это налочное коллекторство было слабостью чисто платонической въ Степановъ: — онъ своими страшными дубинами никогда не вооружался и дарилъ ихъ иногда знакомымъ, въ видъ особаго вниманія. Такой подарокъ его у меня до сихъ поръ хранится.

Н. А. быль, въ житейскомъ отношении, то, что называется «коровка Божья - человъкъ мягкій, застънчивый и неръшительный, брюзгливо и какъ-то опасливо сторонившійся отъ грубой и жесткой житейской прозы. Роль хозяина и дёльца вовсе не вязалась съ его личностью и характеромъ. У «Будильника», напримъръ. была своя типографія, но Степановъ никогда въ нее даже не заглядываль, хотя она помъщалась только двумя этажами ниже его квартиры и по одной и той же лъстницъ. Всъмъ этимъ, повторяю. завъдывала и распоряжалась его жена, и довольно толково и экономно. По ея же иниціативъ и настояніямъ, Н. А. разошелся съ Курочкинымъ и основалъ свой журналъ. Самъ онъ, лично, никогда бы на это не ръшился, именно, по деликатности и уступчивости своего характера и потому, что не зналъ толку въ ибловыхъ разсчетахъ и питалъ къ нимъ отвращение. Такие люди всегда почти попадають въ страдательное положение-всячески эксплоатируются и обсчитываются въ матеріальныхъ сдёлкахъ и денежныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ – нельзя скрыть, къ сожальнію, — наша журнально-литературная братія, хотя и съ такимъ жаромъ «о честности высокой говоритъ», также, за ръдкими пріятными исключеніями, беззаботна, чужеядна и неряшлива, какъ и большинство простыхъ смертныхъ. Но у Н. А. Степанова была умная, энергичная жена, знавшая счеть денежкъ, - она зорко учитывала бюлжеть компанейской «Искры» и, когда убъдилась, что невозможно сладить съ безалабернымъ компаніономъ, обидно захватывавшимъ на свои траты большую половину дохода, ръшительно повела дъло къ разрыву. Н. А. покорно этому ръшенію подчинился.

Случилось это въ 1864 году, а съ января слъдующаго сталъ уже выходить «Будильникъ», особо отъ «Искры», оставшейся въ енодиличномъ владъніи Курочкина. Раздъленіе это было несчаст-

ливо для обоихъ неполадившихъ компаніоновъ. Дъйствительно, «Искра» съ этой поры начала, какъ говоритъ г. Трубачевъ, «постепенно хирътъ и чахнутъ», но не процвъталъ и вновъ основанный «Будильникъ». Невърно только утвержденіе г. Трубачева, что къ концу существованія «Искры» въ ней «совсъмъ исчезли», будто бы, карикатуры. Онъ не исчезли, а только прилагались на особомъ листкъ, составлявшемъ самостоятельное подцензурное изданіе—«Маляръ», редакторомъ и хозяиномъ котораго былъ художникъ Волковъ, старый сотрудникъ «Искры» и довольно бойкій карикатуристъ. Произошло это такимъ образомъ.

Одною изъ причинъ упадка «Искры» и неблестящаго успъха «Будильника» со второй половины 60-хъ годовъ, было то обстоятельство, что они, какъ изданія иллюстрированныя, не могли воспользоваться льготами новаго закона о печати, значительно расширявшаго свободу безцензурныхъ изданій, и оставались на старомъ неавантажномъ положеніи подъ предварительной цензурой. Оно было для нихъ тъмъ болъе тягостно и невыгодно, что съ печальной памяти 4-го апръля 1866 года цензура, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, стала очень строга и придирчива, особенно по сравненію съ ея недавними поблажками. То была весьма памятная лонгиновская цензура. Что еще такъ-сякъ терпълось и спускалось въ безцензурныхъ изданіяхъ -- въ подцензурныхъ никоимъ родомъ и ни подъ какимъ видомъ не щадилось. Легко понять, въ какой степени последнія, сравнительно съ первыми, теряли отъ этого въ интересъ, колоритности и остротъ своего обязательно-либеральнаго содержанія. (Другой окраски сатирическихъ журналовъ тогда у насъ не было!).

И воть, чтобы развязать себъ руки отъ цепкихъ путь подцензурности и оживить свой журналь, Курочкинь придумаль издавать его безъ карикатуръ и, на этомъ основаніи, исходатайствовалъ себъ къ 1870 году у Шидловскаго, смънившаго Лонгинова на постъ начальника Главнаго Управленія по дъламъ о печати, право выходить безъ предварительной цензуры. Это быль очень ловкій фортель въ обходъ закона. Курочкинъ, на самомъ діль, вовсе и не думаль отказываться оть карикатурь, основательно предвидя, что безъ нихъ «Искра» очень много потеряла бы въ глазахъ массы читателей, любящихъ картинки. И дёйствительно, съ перваго же номера освобожденная отъ предварительной цензуры «Искра» стала выходить попрежнему съ карикатурами, съ тою только разницей, какъ я уже сказалъ, что онъ были ни въ текств, а на отдельномъ листв, въ виде приложенія. (Не знаю ужъ, на какихъ основаніяхъ «Маляръ» Волкова прикомандировался тогда къ «Искръ»?). На первыхъ порахъ обновленная этимъ способомъ «Искра» заговорила смълъе, развязнъе и пошла бойчъе, пока не договорилась до предостереженія. Не столько грозный,

сколько бурливый генераль Шидловскій считаль себя обманутымъ Курочкинымъ и не могь равнодушно о немъ вспомнить, какъ я имълъ случай лично въ этомъ убъдиться.

Удачный опыть превращенія «Искры» ввель въ искушеніе и Степановыхъ. Подписка на «Будильникъ» въ 1871 году была плохая и, когда она вполнъ опредълилась, какъ-то, въ интимной бесъдъ со мною, старики, особенно Софья Сергъевна, стали на это жаловаться, совътоваться, судить и рядить - какъ помочь горю. Не помню теперь, кому первому пришла мысль последовать примъру «Искры» и исходатайствовать для «Будильника» то же право. какимъ она пользовалась. Мысль эта была единодушно одобрена и принята. Оставалось написать прошеніе, такть и просить по начальству. Туть лишній разъ выразилась боязливая отчужденность Степанова отъ міра сего и его злобъ. Онъ, вообще, въ то время, какъ я его зазналъ, чрезвычайно ръдко выходилъ куданибудь изъ дому, ни у кого почти не бывалъ, даже къ единственному сыну, очень имъ любимому, служившему тогда библіотекаремъ въ Лъсномъ институтъ, невозможно было его зазвать. И вдругъ, ъхать въ присутственное мъсто, входить съ прошеніемъ и объясняться съ начальникомъ, прослывшимъ строптивымъ и грознымъ?!. Это была до такой очевидности вещь невозможная для Н. А., что, когда онъ наотръзъ отказался, Софья Сергъевна не стала и возражать, а только пожала плечами - какъ же, моль, быть въ такомъ случав?

— Да поъзжайте вы... Сдълайте намъ такое одолженіе!—обратился вдругъ старикъ ко мнъ со свойственной ему милой, добродушной, чуть-чуть лукавой улыбочкой, не сходившей у него съ лица въ хорошія минуты, и когда онъ находился въ обществъ близкихъ и пріятныхъ ему лицъ.

Я быль тогда молодой, начинающій писатель, безъ всякаго имени, и поэтому представляль собою очень ненадежнаго ходатая. Тъмъ не менъе, когда къ просьбамъ Н. А. присоединилась и Софья Сергъевна, я не сталъ больше отговариваться. Мнъ дали довъренность, я написалъ прошеніе, облекся для пущей торжественности во фракъ и поъхалъ пробовать счастья.

Мнѣ въ первый разъ пришлось вступить въ историческую пріемную Главнаго Управленія по дѣламъ о печати—въ это наше литературное чистилище, хорошо знакомое журналистамъ, редакторамъ и издателямъ. Шидловскій не заставилъ себя долго ждать.

Въ пріемную вошелъ твердой походкой военный генералъ, брюнетъ лътъ подъ пятьдесятъ, съ красивымъ, энергическимъ лицомъ, съ длинными, закрученными усами. Ни страшнаго, ни сердитаго въ немъ ничего не было, хотя онъ, кажется, и старался производить на насъ, гръшныхъ, внушительное, грозное впечатлъніе «чиновнаго изверга», по выраженію Щедрина. Онъ очень громко говориль, размашисто жестикулироваль, сердито оттопыриваль свои марсовскіе усы, но безъ всякой злости въ лицѣ, которое казалось скорѣе добрымъ и простодушнымъ.

Пробъжавъ глазами мое коротенькое прошеніе, Шидловскій сдълаль энергическій жесть рукою, въ знакъ отрицанія, театрально отступиль отъ меня трагической поступью шага два назадъ, смъряль меня съ головы до ногъ уничтожающимъ взоромъ и то, что называется—раскричался, сердито тряся въ рукъ мое влополучное прошеніе.

— Какъ?!— неистовствоваль онъ.—Вы хотите, чтобы я разръшиль «Будильнику» выходить безъ предварительной цензуры? Никогда! ни за что! У меня Курочкинъ... вы поймите, — одинъ Курочкинъ вотъ гдъ у меня, батенька, сидить!—и онъ выразительно похлопаль себя рукою по затылку.—Я не могу себъ простить, что повъриль его объщаніямъ, далъ себя обмануть и теперь покоя не не знаю отъ этой гнусной «Искры», а вы желаете другую такую же милую обузу на шею намъ навалить... Покорно васъ благодарю! Да что вы, господа, смъетесь надъ нами?..

И пошелъ, и пошелъ. Случилось такъ, что я былъ одинъ проситель въ пріемной. Шидловскій, не переставая и не давая мнъ промолвить слова, гремъть и кричаль минуть двадцать, если не цёлыхъ полчаса. Онъ расхаживалъ, дёлалъ стремительные шаги въ мою сторону, принималь угрожающія позы, размахиваль руками. Я, конечно, не могу теперь вспомнить всего, что онъ мнъ тогда накричалъ, но хорошо помню, что его превосходительство усиливался, главнымъ образомъ, доказать мнъ-не весьма, признаться, убъдительно, — что «въ Россіи еще не время быть сатиръ» 1), что существующая у насъ «якобы сатира» ведеть себя непозволительно вмъсто того, чтобы исправлять нравы, она пасквилянтски задъваетъ лица и, что всего хуже, вдается еще въ политику, распространяеть завиральныя идеи. Для примёра опять быль помянутъ Курочкинъ съ его «Искрой», и помянутъ особенно крикливо и бранчиво. Я терпъливо слушалъ и недоумъвалъ-съ какой стати и за что я, невъдомая журнальная букашка, удостоенъ такой долгой аудіенціи и такого пространнаго начальственнаго вразумленія? И гръщенъ, мнъ показалось, что почтенный генералъ старался не

<sup>1)</sup> Не могу вдёсь кстати не вспомнить, что отъ другого начальника управленія по дёламъ о печати, Григорьева, я также слышалъ, что «въ Россіи не время быть публицистикъ и что всего бы лучше, если бы газетъ у насъ совсёмъ не существовало». Эту фразу, которая мнъ кръпко връзалась въ памяти, я услышалъ отъ Григорьева случайно въ Ревелъ, въ екатеринентальскомъ курзалъ, за табльдотомъ. Мнъ непредвидънно пришлось сидъть рядомъ съ немилостивымъ къ прессъ начальникомъ и волей-неволей слышать его изреченія въ бесъдъ со своими. Меня Григорьевъ не зналъ лично и, конечно, не подозръвалъ даже что рядомъ съ нимъ нечестивый «представитель прессы».

столько меня, сколько самого себя убъдить въ проповъдуемыхъ истинахъ, что ему просто хотълось высказаться по интересовавшему его, но мало знакомому ему сюжету, разобраться въ своихъ смутныхъ соображеніяхъ на этоть счеть, оформить ихъ и укръпиться въ принятой точкъ зрънія.

Говорилъ онъ, пока не усталъ и, въ заключение, сбавивъ сразу тонъ, сказалъ миъ почти ласково:

— Ну, молодой человъкъ, прошеніе ваше я приму... не смъю не принять,—и доложу мнистру, но вы ужъ меня простите — заранъе васъ предупреждаю, что я сдълаю все отъ меня зависящее, чтобы вамъ было отказано... Имъю честь кланяться!

Только по неопытности я не взяль туть же прошенія обратно, такъ какъ было ясно, что откровеннымъ заявленіемъ Шидловскаго судьба его была ръшена окончательно.

Послѣ этой неудачи, доставившей немалый матеріалъ для незлобиваго юмора Степанова, Софья Сергѣевна стала подумывать, какъ бы повыгоднѣе сбыть съ рукъ «Будильникъ», и стала отыскивать подходящаго для сдѣлки, надежнаго издателя. Издатель такой вскорѣ нашелся.

Въ томъ же году, въ началъ осени, въ одинъ изъ пятничныхъ вечеровъ у Степановыхъ встретилъ я некоего незнакомца, сразу произведшаго на меня непріятное впечатлівніе, которое потомъ и оправдалось. Пожилой уже мужчина, съ совстмъ не интелигентнымъ, широкимъ и недобрымъ лицомъ, по манерамъ и фигуръ, что-то среднее между лошадинымъ барышникомъ и акцизнымъ чиновникомъ временъ откуповъ, и съ претензіей на какую-то авторитетность и важность. Кто-то изъ хозяевъ насъ взаимно представиль по нельному обычаю. Незнакомець оказался Леонтьевымъ. Обмънявшись со мною рукопожатіемъ, онъ продолжалъ въско и вначительно говорить пустыя и пошлыя вещи, причемъ, какъ теперь помню, самодовольно похвасталь, почему-то, что онъ собраль и издаль въ алфавитномъ порядкъ сводъ полицейскихъ распоряженій Трепова и получиль оть него за это благодарность. Кажется. это быль единственный «литературный» трудъ г. Леонтьева, невъсть гдъ обрътеннаго и невъсть за что взысканнаго покойнымъ Краевскимъ, у котораго эта совствиъ ничтожная, даже неумная, а какъ потомъ оказалось, и нравственно неряшливая, личность была правой рукой — чъмъ-то, въ родъ субъ-редактора въ «Голосъ».

Насъ, постоянныхъ и обычныхъ участниковъ пятничнаго времяпрепровожденія у Степановыхъ, появленіе Леонтьева, про котораго мы только слыхали, что онъ былъ главной силой въ «Голосѣ», очень удивило. Удивило и то, что С. С. видимо за нимъ ухаживаетъ и, ради поддержанія съ нимъ бесѣды, отказалась даже отъ непремѣнной партіи въ преферансъ по десятой, къ которому она питала маленькую игрецкую пассію. Н. А., съ своей стороны, мало

обращаль вниманія на новаго гостя и не изм'єниль для него своимъ вкусамъ и привычкамъ. На этихъ своихъ вечеркахъ онъ бывалъ очень милъ и забавенъ. Когда собирались гости, онъ выходиль изъ своего таинственнаго кабинета, всегда почти веселый и благодушный, хотя бывали у него и хмурыя минуты стариковской хандры. Очень чуткій къ холоду, въ студеное время онъ являлся въ гостиной въ какой-то смъшной фланелевой, клътчатой пелеринкъ, накинутой поверхъ сюртука, и напоминалъ тогда, со своимъ бритымъ, стариковскимъ лицомъ, не то капуцина, не то пожилую особу женскаго пола, извъстную подъ именемъ «салопницы». Да и на самомъ дълъ въ Степановъ, на мой взглядъ, было очень много женскаго-и въ физіономіи, и въ характеръ. Я не знаю и не видълъ хорошаго, точнаго его портрета. Извъстно, что онъ самъ себя изображаль въ своихъ карикатурахъ и весьма схоже схватываль характеристическія черты своей физіономіи и фигуры. Очень характеристичны были въ немъ ротъ и губы, сильно вы дававшіяся впередъ, выпяченныя, и весьма подвижныя:--онъ, какъ говорится, мяль ртомъ, и эта мина сообщала его лицу что-то наивное и своенравное съ комическимъ оттънкомъ. Н. А. прекрасно сохранился до старости. Я познакомился съ нимъ, когда ему было уже подъ семьдесять, а у него не было почти ни съдинки въ шевелюръ, довольно густой и длинной à l'artiste, которую старикъ тщательно холиль и, чуть-чуть, какъ бы кокетничаль ею: у него были кръпкіе еще зубы, здоровый, свъжій цвъть лица и прекрасный аппетить, который онь могь удовлетворять всякими яствами и питіями безъ вреда для здоровья. На своихъ вечерахъ Н. А. не сидълось. Онъ все бывало расхаживалъ медленной походкой, коротенькими шажками переходя оть одной группы гостей къ другой, прислушивался къ разговору и вставлялъ свои замъчанія, большею частью шутливыя. Любиль онь надъ къмъ-нибудь незлобиво и безобидно подтрунивать, когда подмечаль смешныя, комическія стороны. Чаще всего тішился онъ тогда такимъ манеромъ надъ одной молодой эмансипированной дамой, соломенной вдовою Ш., пописывавшей иногда стишки. Это было предобродушное, но и пренельпое созданіе, неумолкно болтавшее какой-то ни съ чымь несообразный, детскій вздорь. И воть она, бывало, мелеть свое мелево, Н. А. поддразниваеть ее, слушаеть и посмъивается, а ежели она-что случалось, впрочемъ, ръдко-примолкиетъ, онъ ей смъшкомъ скажетъ:

— Милая III., что это вы молчите?—Разскажите-ка намъ одну изътъхъ сказочекъ, которыя вы такъ хорошо умъете разсказывать...

И «сказочка» тотчасъ же начиналась, къ совершенному удовольствію старика.

Вскоръ, послъ описаннаго появленія Леонтьева у Степановыхъ, Софья Сергъевна посвятила меня въ тайну заключенной ею съ нимъ сдълки. Мое чутье оправдалось: оказалось, что онъ-барышникъ, какъ есть, только не лошадиный, а журнальный! Тогда этотъ, нынъ столь процвътшій у насъ, промышленный типъ быль еще вновъ. Леонтьевъ быль, какъ бы, его предтечей, догадавшись дешево и «по случаю» скупать «подержанныя», захудавшія изданія и посвойски пускать ихъ въ оборотъ, съ разсчетомъ на жирный барышъ. Онъ почти одновременно закупилъ, въ видъ аренды, и «Искру», и «Будильникъ». Не знаю, на какихъ условіяхъ сошелся онъ съ Курочкинымъ; Степанову же онъ обязался платить по 2,400 руб. въ годъ съ тъмъ, что «Будильникъ» не станеть выходить съ новаго года, а будеть возсоединенъ съ «Искрой», которая станеть удовлетворять подписчиковь обоихъ изданій. Такъ это и было саблано. Комбинація была задумана въ комерческомъ отношеній недурно и могла бы увънчаться успъхомъ, если бы Леонтьевъ, кром' алчных барышнических наклонностей, быль сколько-нибудь журналистомъ и литераторомъ. Впрочемъ, у него туть былъ умысель другой, какъ вскоръ обнаружилось...

Г. Трубачевъ въ своей статъв разсказываетъ объ этомъ фактв такъ, какъ, будто, было два Леонтьевыхъ-скупщика. Сперва онъ говорить, что «въ 1871 г. «Будильникъ» былъ переданъ В. Леонтьеву, который довелъ его до октября, а затвмъ, бросивъ журналъ, увхалъ въ деревню». Нъсколько ниже у г. Трубачева оказывается, что въ концъ того же 1871 г. Степановъ «окончательно передалъ изданіе своего «Будильника» Курочкину и какому-то Леонтьеву, который и былъ утвержденъ редакторомъ «Будильника», слившагося съ «Искрой», и что этотъ «какой-то» Леонтьевъ, «редактировавшій «Искру» весь 1871 годъ, въ 1872 году выпустилъ ее, при новыхъ условіяхъ изданія, только за первые четыре мъсяца, а въ мав неожиданно исчезъ».

Ясно, что, по мивнію г. Трубачева, В. Леонтьевь и «какой-то» Леонтьевь—два различныя лица, одно другого смвнившія въ антрепризв названныхъ изданій и оба кончившія бъгствомъ: В. Леонтьевъ «увхалъ въ деревню» въ октябрв 1871 г., а «какой-то» Леонтьевъ, «редактировавшій «Искру» весь 1871 годъ» и въ концв этого же года слившій ее съ «Будильникомъ», въ мав 1872 г. «неожиланно исчезъ».

Это не върно. Во-первыхъ, до конца 1871 г. Степановы издавали «Будильникъ» сами и никому онъ не передавался. Только въ № 50-мъ за этотъ годъ было заявлено, что «съ 1-го января 1872 г. изданіе журнала прекращается на неопредъленное время», а подписчиковъ «Будильника» обязалась удовлетворить редакція «Искры». Во-вторыхъ, Леонтьевъ былъ одинъ, мною здѣсь описанный. Онъ одинъ обдѣлалъ всю операцію съ обоими изданіями и такъ чисто, что послѣ его исчезновенія тутъ ужъ не за что было бы зацѣпиться его двойнику, еслибы такой существовалъ.

Операція была вполнъ плутовская и безстыжая. Заплативъ Курочкину и Степанову аренду за нъсколько мъсяцевъ, онъ собраль подписку на «Искру» и «Будильникъ» за 1872 годъ, велъ изданіе до тёхъ поръ, пока подписка не закончилась, и, ампошировавъ ее, улетучился невъдомо куда безъ всякихъ слъдовъ. Обманутыми оказались и подписчики, и издатели арендованныхъ журналовъ. Кто-то пустиль было ни съ чёмъ несообразный комментарій къ продълкъ Леонтьева, будто бы онъ совершилъ ее не спроста, не ради лишь хишнической наживы, а съ тонкимъ политичнымъ разсчетомъ, по чьему-то макіавелистическому внушенію, - сразу, однимъ махомъ, убить два вловредныхъ изданія и, принеся въ жертву этому «подвигу» свое имя и честь, вознаградиль себя, въ видъ гонорара, собранной подпиской. Разумбется, это была одна изъ тъхъ сенсаціонныхъ фантастическихъ розсказней, которыя, обыкновенно, плодятся у насъ въ смутные моменты, какъ грибы послъ дождика.

Тъмъ не менъе, еслибы Леонтьевъ, точно, имълъ въ предметъ такую замысловатую, каверзную цёль, то лучше не могь бы ее достигнуть, «Искру» онъ убилъ наповалъ — она такъ навсегла и погибла. «Будильнику» грозила та же участь. Во всякомъ случать, Степановы не могли и не хотъли снова издавать его сами, на собственный рискъ. По счастью, нашелся, не знаю ужъ какимъ образомъ, новый антрепренеръ изъ Москвы-А. П. Суховъ, человъкъ совсъмъ нелитературный, но предпріимчивый. Онъ вышель не то изъ наборщиковъ, не то изъ литографовъ, самоучкой набилъ руку въ рисованіи, завелъ свою литографію и пустился въ издательство, безъ всякаго кипитала. Онъ взялъ «Будильникъ» на аренду съ платой издателю по 1,800 руб. въ годъ, съ тъмъ, что изланіе булеть перевелено въ Москву уже потому, что офиціальнымъ релакторомъ «Будильника» оставался Н. А. Они туда, дъйствительно, и переъхали въ концъ 1872 года. Я это знаю твердо, потому что лично присутствоваль на ихъ проводахъ. Следовательно, «Будильникъ» никоимъ родомъ не могъ издаваться въ Петербургъ до 1874 года, какъ утверждаетъ г. Трубачевъ, какъ невърно и то, что первоначально въ Москвъ онъ издавался «на собственныя средства» Степанова и подъ его непосредственной редакціей. Авторъ, очевидно, былъ введенъ въ заблужденіе тъмъ обстоятельствомъ, что на журналъ, дъйствительно. Степановъ подписывался въ то время редакторомъ-издателемъ, но былъ имъ только номинально. Справедливо, что Суховъ оказался неисправнымъ арендаторомъ и сильно уронилъ журналъ, обративъ его въ совершенно дубочное изданіе. Онъ сдёлался несостоятельнымъ и вскор'в умеръ. Затемъ, Степановы нашли болъе исправнаго и благонадежнаго арендатора, въ лицъ г-жи Уткиной.

Еще одно дополненіе. Г. Трубачевъ, между прочимъ, говоритъ:

«кто быль настоящимь издателемь и редакторомь «Будильника» съ 1867 по 1871 годъ-г. Старчевскій не могъ узнать. Несомнѣнно только, что Н. А. ни карикатуръ своихъ въ немъ не помъщалъ, ни участія, какъ редакторъ, не принималь». Могу на это сказать, сколько мнъ извъстно, что «настоящимъ издателемъ» во весь означенный промежутокъ былъ несомнённо самъ Степановъ. Редакціей же литературной части въ «Будильникъ» завъдываль одно время молодой, даровитый поэть Дмитріевь, рано умершій оть чахотки, а потомъ — разныя лица изъ ближайшихъ сотрудниковъ. Подъ конецъ же, точнъе сказать, редакціи совсъмъ не было. Номеръ составлялся изъ статей нъсколькихъ постоянныхъ сотрудниковъ безъчьего бы то ни было руковожденія и контроля, если не считать предварительной цензуры. Что же касается карикатуръ, то правда, что подъ конецъ самъ Н. А. ихъ уже не рисовалъ, но карикатурная часть въ журналъ все время редактировалась имъ непосредственно. Всъ поступавшіе въ редакцію рисунки и темы (и по этой части были постоянные сотрудники, напримъръ, Любовниковъ) Степановъ всегда самъ просматривалъ, дёлалъ изъ нихъ выборъ для каждаго номера, исправлялъ и отдавалъ рисовать художнику Шурыгину, а тоть уже передаваль ихъ граверу Куренкову.

Вл. Михневичъ.





## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВЬ 1).

АВНО ПРОШЛО то время, когда политическая экономія была у насъ наукою модною, когда наше общество зачитывалось Дж. Ст. Миллемъ и публицисты охотнъе всего занимались экономическими вопросами. Русское общество очень скоро охладъло къ политической экономіи, какъ охладъло оно и къ естественнымъ наукамъ, бывшимъ у насътакже въ большой модъ. Простой ли это капривъ?—

мы этого не думаемъ. Источникомъ охлажденія обыкновенно является разочарованіе. Если русское общество охладёло почти одновременно и къ политической экономіи, и къ естественнымъ наукамъ, то это объясняется тёмъ обстоятельствомъ, что оно не нашло въ нихъ того, чего искало.

Искало же оно въ нихъ отвъта на волновавшія его злобы; искало оно разръшенія въчно открытыхъ вопросовъ о человъческомъ счастьи, о назначеніи человъка, объ устраненіи человъческаго горя, человъческихъ бъдствій. Можно было бы сказать много интереснаго по поводу разочарованія, постигшаго русское общество въ его увлеченіи естественными науками. Но это завело бы насъ слишкомъ далеко. Мы имъемъ въ виду только политическую экономію. Наше общество предполагало, что эта наука укажетъ ему на средства облегченія участи людей обездоленныхъ, приниженныхъ, страдающихъ подъ гнетомъ тяжелыхъ экономическихъ условій. На повърку оказалось, что у политико-экономовъ нъть готовыхъ рецепъ

<sup>1)</sup> Дж. Инграмъ. «Исторія политической акономіи». Пер. подъ редак. и съ предисл. проф. Янжула. М. 1891.—У. Бутсъ, «Въ трущобахъ Англіи». Пер. подъ редак. и съ предисл. Р. И. Сементковскаго. Спб. 1891.

товъ противъ соціальныхъ бъдствій. Рента, вексельный курсъ, цънность, производство, потребленіе и т. д., — вотъ какіе сухіе вопросы, требующіе, къ тому же, большого запаса спеціальныхъ знаній, занимають ихъ. На политическую экономію стали смотръть какъ на науку, регулирующую, быть можеть, биржевыя и финансовыя операціи, но не заключающую въ себъ простыхъ и точныхъ указаній, какъ ръшить соціальный вопросъ.

Въ данномъ случа было бы легкомысленно обвинять русское общество за его охлаждение къ политической экономии. Мы имъемъ туть дело съ явленіемъ чрезвычайно распространеннымъ. На запалъ политическая экономія также въ значительной степени утратила свою популярность. И тамъ насмёшки и издёвательства надъ «манчестерскою школою», надъ «экономистами, ничего не забывшими и ничему не научившимися», въ полномъ ходу. Тамъ не только демагоги, соціалисты, революціонные элементы, но и многіе государственные люди относятся къ политической экономіи либо скептически, либо даже пренебрежительно. Такой выдающійся государственный деятель, какъ князь Бисмаркъ, заявилъ какъ-то, что онъ сталь трезво смотръть на экономические вопросы только съ тъхъ поръ, какъ выбросилъ политическую экономію за борть: она-де только смущаеть, путаеть, но ничего не разъясняеть и не разръшаетъ. Ну, а когда князь Бисмаркъ, въ особенности до своей отставки, что-нибудь говориль, то у него тотчасъ же находилось очень много подголосковъ. Другой вопросъ: насколько удачно князь Бисмаркъ управлялъ экономическою жизнію Германіи, освободившись отъ вреднаго вліянія политической экономіи? Но во всякомъ случать онъ къ ней не благоволилъ и именно по тому же мотиву. который вызваль общее охлаждение къ этой наукъ. Со временъ Адама Смита принято смотръть на нее, какъ на науку, изслъдующую «сущность и причины народнаго богатства». Но можно ли,спрашивають современные антагонисты экономической науки,найти въ ней разръшение вопроса объ обезпечении участи бъдствующихъ народныхъ массъ? Она въдь вся ушла въ метафизику, въ отвлеченныя разсужденія о цінности, производстві, ренті, финансовыхъ и биржевыхъ операціяхъ; а на самый животрепещущій вопросъ, касающійся народнаго богатства, — на вопросъ объ обезпеченіи матеріальнаго благосостоянія милліоновъ обездоленныхъ у нея отвъта нътъ.

И вотъ политическая экономія, въ смыслѣ модной науки, была замѣнена соціологією или, смотря по обстоятельствамъ, собственными геніальными концепціями. У насъ, напримѣръ, вошли въ моду соціальныя науки; князь же Бисмаркъ и его подражатели создали самостоятельныя экономическія теоріи.

Экономическая теорія князя Бисмарка, какъ все бол'є выясняется, не выдерживаеть критики не только передъ судомъ по-

литической экономіи, но даже передъ судомъ тѣхъ практическихъ требованій жизни, которымъ онъ, по собственнымъ его словамъ, всецѣло себя посвятилъ. Что же касается до соціологіи, то никто не станетъ отрицать, что это — наука наименѣе разработанная и наименѣе опредѣлившаяся изъ всѣхъ наукъ, изслѣдующихъ народную жизнь. Пока ученые и публицисты спорятъ о томъ, что слѣдуетъ разумѣть подъ этой наукой, каковы должны быть ея границы, что подлежить ея изслѣдованію, — жизнь ставить свои неотложныя требованія, предлагаеть свои настойчивые и столь животрепещущіе вопросы. Такимъ образомъ и эта, въ сущности еще не созданная, наука начинаетъ терять кредить у людей, требующихъ яснаго и короткаго отвѣта на вопросъ, какъ намъ помочь горю и бѣдствіямъ обездоленныхъ классовъ общества.

Этимъ вопросомъ измъряется для общества значение всъхъ наукъ, изслъдующихъ народную жизнь. Всякое время, всякая историческая эпоха имфють свою первенствующую задачу въ сферф установленія правильныхъ и плодотворныхъ отношеній между людьми. Если древній классическій мірь погибь отчасти потому, что онъ не съумълъ справиться съ вопросомъ объ освобождении рабовъ, если сквозь смутную средневъковую эпоху человъчество наследовало грозный вопрось объ отмене более смягченнаго порабощенія-крупостного права, то мы теперь, на рубежу новаго стольтія, трудимся надъ разрышеніемъ вопроса: какъ обезпечить матеріальное благосостояніе освобожденныхъ въ юридическомъ отношеніи рабочихъ массъ, какъ доставить имъ возможность вести жизнь достойную человъка. Надъ ръщениемъ этого вопроса трудятся болбе или менбе всв народы. Онъ составляеть вопросъ жизни и смерти для самихъ массъ; онъ озабочиваетъ людей, призванныхъ охранять порядокъ въ народной жизни; онъ волнуетъ и печалить всякаго мыслящаго и чувствующаго человъка, способнаго жить не только для себя, но и для ближняго. Пока онъ не будеть ръшень, общество не найдеть себъ успокоенія и постоянно будеть оцфивать значение разныхъ наукъ съ точки зрфнія ихъ пригодности для ръщенія этого вопроса надъ вопросами.

И воть мы видимъ, что умами овладъваетъ сознаніе необходимости пустить въ ходъ всё силы и факторы, которые могуть способствовать успёшному и быстрому его рёшенію. На помощь прежде всего призывается государство,—та сила, которая уничтожила крёпостное право. Быть можеть, наиболёе просвёщенные умы теперь уже далеки отъ мысли о всемогуществё государства, но оно попрежнему, понятно, признается великою силою въ вопросахъ народной жизни. Къ нему обращаются за помощью; оно само сильно заинтересовано въ устраненіи соціальныхъ несовершенствъ, составляющихъ грозное препятствіе на пути къ полному обезпеченію внутренняго мира народовъ. Значительная часть пред-

ставителей экономической науки присоединяются къ этому требованію общества. Такимъ образомъ сложился «государственный соціализмъ», возникла, преимущественно въ Германіи, новая экономическая школа такъ называемыхъ профессоровъ соціалистовъ (Katheder-Sozialisten).

Но если одна часть общества аппелируетъ къ государству, то другая обращается къ церкви, къ той соціальной силъ, которая въ теченіе въковъ слъдовала завъту своего великаго Учителя: «Пріидите ко мнъ вси труждающійся и обремененній и Азъ упокою вы». Представители христіанской церкви во всъхъ странахъ болье или менъе внимательно прислушиваются къ этому призыву общества. Соціальныя несовершенства представляютъ собою естественное и обширное поле дъятельности для церкви. На ряду съ государственнымъ соціализмомъ возникъ отчасти въ Германій и главнымъ образомъ въ Англій такъ называемый «христіанскій соціализмъ», въ основъ котораго лежитъ требованіе энергической дъятельности представителей церкви, направленной къ облегченію участи обездоленныхъ современнаго общества.

Воть этой стороны вопроса мы и намерены здёсь коснуться, пользуясь двумя недавно появившимися очень интересными книгами. Одна принадлежить профессору Дублинскаго университета, Джону Ингрэму; другая-главъ такъ называемой арміи спасенія, пресловутому генералу Бутсу. Объ могуть быть причислены къ произведеніямь той экономической школы, которая носить названіе «христіанскаго соціализма», и поэтому вполнъ естественно разсматривать ихъ одновременно. Разница между ними только та, что профессоръ Ингрэмъ формулируетъ свой взглядъ теоретически, г. же Бутсъ даетъ тому же взгляду практическое осуществленіе. Оба они прямо или косвенно отвергають государственное вмъшательство, и оба они возлагають свои надежды главнымъ образомъ на религіозное воздъйствіе. «Только тъ изъ современныхъ партій, - говорить г. Инграмъ, - правильно оценивають потребности настоящаго положенія, которыя стремятся къ возстановленію старой или установленію новой духовной власти» (стр. 321); а г. Бутсъ, замъняя слово дъломъ, старается въ своемъ лицъ установить ту новую духовную власть, которой суждено покончить съ соціальнымъ вопросомъ.

Мы имъемъ тутъ дъло съ явленіемъ чрезвычайно распространеннымъ, съ широкою волною, охватывающею весь цивилизованный міръ. Нельзя относиться къ теоріи дублинскаго профессора или къ практическому ея осуществленію, предпринятому главою арміи спасенія, какъ къ чему-то случайному, какъ къ проявленіямъ умовъ капризныхъ и фантастическихъ. Католическій міръ ожидаетъ теперь съ нетерпъніемъ обнародованія энциклики папы Льва XIII, въ которой, какъ стало извъстно, будетъ разсмотрънъ

соціальный вопрось во всей его полноть. Энциклика распадается на три части, и достаточно упомянуть о томъ, что первая посвящена исторіи соціальнаго вопроса, что вторая представляеть собою нъчто въ родъ трактата по политической экономіи, и что третья отводить церкви въ этомъ вопросъ чрезвычайно видную роль, чтобы понять, какое важное значение придаеть глава католической церкви устраненію соціальных обиствій. Папа Левъ XIII сравниваетъ соціальное движеніе съ «мощнымъ бурнымъ потокомъ», который можеть ниспровергнуть все, если консервативные элементы общества, если государство и церковь не постараются ввести его въ опредъленное русло. Протестантскій міръ также усиленно занять соціальнымъ вопросомъ. Въ Германіи, какъ мы видёли, народился «христіанскій соціализмъ»; въ Англіи высшіе представители духовенства ведуть деятельную кампанію въ пользу участія церкви въ дёлё облегченія участи бедствующихъ классовъ населенія. И у насъ, въ Россіи, представители церкви относятся далеко не безучастно къ соціальному вопросу. Достаточно прочесть поученія недавно скончавшагося епископа херсонскаго и одесскаго Никанора, чтобъ въ этомъ убъдиться. Эта тема вообще часто затрогивается въ проповъдяхъ и поученіяхъ нашего духовенства. «Вы украшены, какъ кумиры, — проповъдовалъ надняхъ отецъ Іоаннъ кронштадтскій, — а члены Христовы безъ одежды; вы пресыщены, а члены Христовы въ голодъ; вы утопаете во всевозможныхъ удовольствіяхъ, а тъ-въ слезахъ; вы - въ богатыхъ и украшенныхъ жилищахъ, а тъ въ тъснотъ и нечистотъ, въ жилищахъ, которыя часто ничемъ не лучше хлевовъ. Нетъ у насъ любви христіанской»... И не только пропов'вдники нашей православной перкви высказываются въ этомъ смыслъ; мы видимъ, что и представители свътской общественной мысли ищутъ въ христіанской любви или д'вятельности церкви одно изъ средствъ р'вшенія соціальнаго вопроса. Да, это факть, котораго отрицать нельзя. Достаточно вспомнить послёднія произведенія гр. Л. Н. Толстого, самаго выдающагося изъ современныхъ писателей. Но не на немъ одномъ отражается это теченіе нашей общественной мысли. Мы видимъ, что и другой видный русскій писатель. Г. И. Успенскій все чаще касается въ своихъ произведеніяхъ именно этой нотки. Къ сожалънію, оба они, возмущенные оборотною стороною современной цивилизаціи, произносять надъ нею приговоръ и склонны искать идеаловъ въ отдаленномъ прошломъ, забывая, что тогда соціальныхъ несовершенствъ было гораздо больше, и что порабощеніе печальнымъ жизненнымъ условіямъ все-таки несравненно легче, чёмъ порабощение человека человеку. Но наша литература касается этого животрепещущаго вопроса еще и съ другой стороны. Мы всё съ живымъ интересомъ прочли прекрасный по основной мысли разсказъ г. Потапенко: «На дъйствительной службъ».

Что же изображаеть намъ авторъ въ этомъ разсказъ? Борьбу, которую ведеть сельскій священникъ за меньшую братью,—и сильное впечатльніе, которое производить этотъ, по формъ столь незатьйливый, разсказъ объясняется именно тъмъ, что мы во-очію убъждаемся, какъ трудно нести этого рода «дъйствительную службу».

Приведенные нами примъры не позволяють сомнъваться, что мы имъемъ тутъ дъло съ широкимъ и сильнымъ общественнымъ теченіемъ. Поэтому необходимо серьезно вдуматься въ такія произведенія, какъ книги профессора Ингрэма и г. Бутса. Онъ составляють внъшніе симптомы очень распространеннаго и значительнаго явленія.

Какъ же приходить профессорь Ингрэмъ къ своему теоретическому положенію, что экономическія бъдствія успъщнъе всего могуть быть устранены возстановленіемъ старой или установленіемъ новой духовной власти? Проф. Янжуль, снабдившій трудь своего англійскаго товарища предисловіемъ и цінными подстрочными примъчаніями, называеть автора позитивистомъ. Но съ этимъ трудно согласиться. Правда, г. Ингрэмъ возстаеть противъ метафизическихъ пріемовъ въ дёлё изученія экономическихъ вопросовъ. Онъ является последователемъ Рошеровской исторической школы и приверженцемъ взгляда, что политическая экономія можеть быть изучаема лишь въ тесной связи съ соціологіею, составною частью которой она и является. Надо ли однако доказывать, что историческая наука, въ лицъ главныхъ своихъ представителей, далеко еще не отръшилась отъ «метафизическихъ» пріемовъ, если подъ этимъ терминомъ разумѣть извѣстную тенденцію въ обсужденіи историческихъ явленій, обусловливаемую апріорною точкою зржнія изследователя. Стоить взять любое крупное историческое явленіе и присмотрѣться, какъ различно относятся къ нему свътила науки, и мы убъдимся, къ какимъ различнымъ выводамъ приводить различіе въ основной апріорной точкъ зрънія. Сопоставьте взгляды Тэна, Гервинуса, Ламартина, Минье, Карлейля на французскую революцію, —и вы увидите, что историки кореннымъ образомъ расходятся даже въ оценке такого событія, которое до изв'єстной степени послужило исходною точкою всей новъйшей исторіи. То, что я сказаль объ исторіи, еще въ большей мъръ примънимо къ соціологіи. Туть все еще только зарождается, ничего еще не опредълилось и не установилось. Да и можеть ли наука объ обществъ, при индуктивномъ, единственно научномъ методъ, -- достигнуть, не говоримъ, совершенства, а скольконибудь удовлетворительной разработки, когда многія изъ ея основныхъ частей, посвященныхъ изученію отдъльныхъ сторонъ общественной жизни, еще такъ мало разработаны? Во всякомъ случав соціологія, даже въ лиць самыхъ видныхъ своихъ представителей»,

каковъ, напримъръ, Спенсеръ, далеко не отръшилась отъ метафизическаго метода. Гипотезы, аналогіи, сравненія, недоказанные постуляты составляють въ ней все, а выводы, основанные на индукціи, на постепенномъ, но върномъ обобщеніи положительныхъ фактовъ занимають въ ней пока еще очень скромное мъсто. Поэтому называть экономиста, который кладеть въ основаніе своей науки совмъстное изслъдованіе экономическихъ, этическихъ, религіозныхъ и историческихъ явленій и законовъ, позитивнымъ мыслителемъ, по нашему мнънію, пока еще невозможно.

Въ виду этого мы не можемъ причислить и профессора Ингрэма къ позитивистамъ. Но нельзя отрицать, что онъ въ своемъ основномъ взглядъ на значение политической экономіи приняль во вниманіе отміченное нами теченіе европейской общественной мысли. Подобно многимъ другимъ экономистамъ, и онъ задался вопросомъ: заслуживаеть ли политическая экономія названія науки, если она не содержить въ себъ указаній, какъ ръшить основной соціальный вопросъ, -- вопросъ объ обезпечении матеріальнаго благосостоянія народныхъ массъ. И воть онъ принялся искать во всей экономической литературъ отвъта на этотъ вопросъ, группировать и оцънивать экономическихъ писателей съ этой точки эрънія. Такимъ образомъ сложилась его «Исторія политической экономіи». Въ виду этой его точки зрвнія насъ нисколько не удивляеть странный судь, который онъ произносить надъ экономистами. Такъ, весьма второстепенный англійскій экономисть первой половины текущаго стольтія, Ричардъ Джонсъ, признается г. Ингрэмомъ замъчательнымъ писателемъ, потому что онъ «совершенно върно» выясниль, что въ «благоденствующемъ обществъ возможность получать пищу не уменьшается, а увеличивается, - точно въ самомъ дёлё можно назвать общество благоденствующимъ, если «возможность получать пищу уменьшается», т. е. если люди обречены на постепенную голодную смерть? Съ другой стороны, такой выдающійся ученый, какъ Карлъ Рау, имя котораго, въ виду его научныхъ заслугь, нельзя произносить безъ глубокаго уваженія, и на трудахъ котораго воспитывался всякій образованный экономисть, признается г. Ингрэмомъ «практикомъ въ узкомъ смыслъ этого слова» и писателемъ преимущественно пригоднымъ для «чиновниковъ». Такой произвольный судъ объясняется именно основною точкою зрѣнія автора: онъ измѣряеть значеніе экономистовъ ихъ принадлежностью къ исторической или соціологической школъ и преимущественно тъмъ критеріемъ, насколько они въ своихъ произведеніяхъ затронули вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи обездоленныхъ классовъ общества. Если стать на эту точку эрвнія, если имъть въ виду этотъ основной вопросъ, если исходить изъ той мысли, что только непосредственное его ръшение является достойнымъ предметомъ экономической науки, то мы действительно

«ИСТОР. ВВСТИ.», 1ЮНЬ, 1891 г., т. XLIV.

можемъ произнести судъ надъ экономистами старой школы и утверждать, что люди, «настойчиво желающіе, чтобы политическая экономія удержала свой традиціонный характеръ, по всей въроятности, получили свое образованіе на областяхъ устарълаго (метафизическаго) мышленія» 1). Далъе мы съ этой точки зрънія поймемъ, почему г. Ингрэмъ включаетъ въ экономическую науку и такой вопросъ, какъ дъятельность церкви, направленную къ облегченію участи обездоленныхъ классовъ общества, почему онъ произносить приговоръ надъ ученіемъ о «правахъ», составляющемъ основаніе для «системы свободы», и требуетъ, чтобъ ему на смъну явилось «ученіе о долгъ», почему онъ, наконецъ, отвергаетъ «индивидуальную» точку зрънія и требуетъ ея подчиненія точкъ зрънія «общественной».

Такое же смъщение религизныхъ, этическикъ и экономическихъ началъ представляетъ и планъ соціальной реформы, изложенный въ книгъ главы арміи спасенія г. Бутса. Авторъ «Въ Трущобахъ Англіи» исходить также изъ убъжденія, что успъшно придти на помощь обездоленнымъ классамъ общества нельзя одними экономическими меропріятіями, что надо кроме того пустить въ ходъ нравственное и религіозное воздъйствіе. Впрочемъ, г. Бутсъ значительно облегчаетъ себъ задачу: онъ даже не пытается измънить экономическія и соціальныя условія. Цёль его заключается въ томъ, чтобы безотлагательно придти на помощь обездоленнымъ, а коренное измънение соціальныхъ и экономическихъ условій потребуеть цёлыхь десятилётій, а можеть быть и столётія. Поэтому онъ такъ сказать извлекаетъ обездоленныхъ изъ обращенія, создаеть пригородныя, сельскія и заморскія колоніи, въ которыя селить обездоленныхъ для новой, лучшей жизни. Они будуть возвращаться въ общество только послъ нравственнаго своего перерожденія. Колоніи такимъ образомъ представляють и то преимущество, что онъ удаляють обездоленныхъ отъ соблазна, представляемаго жизнію въ населенныхъ центрахъ, и слёдовательно создають болбе благопріятныя условія для упомянутаго процесса перерожденія. Въ этомъ и заключается основная идея плана г. Бутса. Онъ исходить изъ той совершенно върной мысли, что печальная участь, постигающая бъдствующіе классы населенія, вызывается не только неблагопріятными внѣшними условіями, но и недостаткомъ нравственныхъ качествъ, испорченностью, слабохарактерно-

<sup>1)</sup> Мы привели эту мысль автора въ переводъ, сдъланномъ подъ редакціею профессора Янжула магистрантомъ Московскаго университета, чтобъ указать на вначительныя погръшности перевода. Очень жаль, что ученыя произведенія предлагаются публикъ въ такой несовершенной формъ. «Получить образованіе на областяхъ мышленія», «растущія вліянія», «совокупное должно преобладать надъ индивидуальнымъ» и т. п. выраженія сильно затрудняють чтеніе русскаго перевода книги г. Ингрэма.

стью, неподготовленностью къ житейской борьбъ самихъ обездоленныхъ. Г. Бутсъ мастерскими штрихами рисуетъ намъ картину англійской трущобной жизни. Онъ лично сорокъ лёть вращадся въ этомъ темномъ царствъ, трудился въ немъ надъ «спасеніемъ душъ». Онъ близко знакомъ съ этими отверженными общества: пьяницами, ворами, мошенниками, проститутками, лентяями и просто несчастными. И воть такой человъкъ, всю свою жизнь посвятившій «дъйствительной службъ» на пользу обездоленныхъ, пришель къ непреложному убъжденію, что измънить экономическія и соціальныя условія современнаго общества значить исполнить только половину задачи, что другая, болбе существенная и трудная, состоить въ томъ, чтобъ измѣнить самого человѣка. Какими же средствами мы располагаемъ для этого? Г. Бутсъ предлагаеть намъ обдуманный во всёхъ частностяхъ планъ для достиженія этой цёли? Въ этомъ планъ поражаетъ прежде всего то обстоятельство, что авторъ отвергаеть содъйствіе государства и общества (отъ общества онъ требуетъ только предоставленія ему 100,000 фун. ст., т. е. по курсу 850,000 рублей, единовременно и 30,000 фун. ст., т. е. 225.000 рублей, ежегодно) и разсчитываеть для осуществленія своего грандіознаго плана, т. е. спасенія отъ нищеты, отчаянія и порока трехъ милліоновъ обоздоленныхъ, на свои собственныя силы, на личный свой починъ и на самоотверженное и безмездное содъйствіе своихъ помощниковъ, членовъ арміи спасенія, которыхъ насчитывается въ Англіи 4,506 человъкъ (вообще же въ Англіи и другихъ странахъ 9,416 человъкъ). Вотъ при помощи этой арміи людей, глубоко преданныхъ дёлу спасенія обездоленныхъ, при помощи этихъ десяти тысячъ человъкъ, онъ разсчитываетъ совершить побъдоносный походъ изъ мрака англійскихъ трущобъ къ свёту нормальной, достойной человёка жизни. Что же воодушевляеть эту 10,000-ную армію? Любовь къ Богу, любовь къ ближнему. Она чужда всякихъ житейскихъ разсчетовъ; она самоотверженно готова положить душу за спасеніе обездоленнаго въ земной и загробной жизни. Чтеніе книги г. Бутса, тёхъ страницъ, которыя посвящены подвигамъ этой арміи, - подвигамъ незам'етнымъ, скрытымъ отъ міра, но тёмъ болёе великимъ, — возвышаеть душу, возвращаеть намъ довъріе къ человъку. Врядъ ли славному десятитысячному отряду, совершившему подъ предводительствомъ Ксенофонта отступленіе черезъ Малую Азію, пришлось перенести столько лишеній и, главное, проявить такую выдержку, какую проявляеть армія, предводительствуемая г. Бутсомъ. И эта армія организована и выставлена въ поле однимъ человъкомъ, не располагавшимъ никакими средствами, сильнымъ только своею върою, своею любовью къ ближнему.

Кром'в того, въ план'в г. Бутса насъ поражаетъ его практичность, его ум'внье пользоваться всёми усп'ехами цивилизаціи для

достиженія своей благой ціли. Онъ не приглашаеть нась, подобно нікоторымь нашимь писателямь, вернуться назадь, къ временамь отдаленнымь. Онъ не ищеть тамь идеаловь для спасенія обездоленныхь. Ніть, онь сміло становится вь самый водовороть современной жизни, пользуется всімь, что она можеть дать (просвіщеніемь, техническими усовершенствованіями, умілою утилизацією отбросовь, удобными путями сообщенія, широкою кредитною системою и т. д.), а изъ мрака сідой старины съ благоговініемь выносить и передаеть намь только одно сокровище, одно великое чувство,—любовь къ ближнему,—и этимь чувствомь воодушевляеть своихь помощниковь и надівется возродить къ новой, лучшей жизни милліонь обездоленныхь.

Книга г. Бутса разошлась (по свъдъніямъ, полученнымъ мною непосредственно отъ него) въ 139,090 экземплярахъ, и англійское общество, ни минуты не колеблясь, внесло г. Бутсу 113,028 фунтовъ стерлинговъ. Совершенно независимо отъ достоинствъ или недостатковъ его плана, мы можемъ сказать, что г. Бутсъ достигь прекраснаго результата. Онъ заставиль многіе десятки тысячь людей лишній разь призадуматься надь оборотною стороною современной цивилизаціи. «Онъ, — какъ я говорю въ предисловін къ русскому переводу его книги, -- укрѣпляеть насъ въ тѣхъ чувствахъ и мысляхъ, которыя, слава Богу, у насъ довольно широко распространены. Знакомясь, напримёръ, съ главою, посвященною такъ называемымъ трущобнымъ сестрамъ, русскій читатель не безъ благодарности вспомнить, что и у насъ съ такимъ же самоотверженіемъ трудятся въ доступныхъ имъ сферахъ д'ятельности не мало женщинъ на пользу ближняго. Онъ увидитъ, что и на Западъ теперь все болъе распространяется сознание необходимости жить ближе къ природъ; но съ другой стороны онъ пойметъ, что жить ближе къ природъ не значить возвращаться къ отдаленнымъ временамъ, когда цивилизація была менте распространена, но обездоленныхъ было гораздо больше, чъмъ теперь, къ ужасамъ полнаго порабощенія людей не внъшнимъ условіямъ, а другимъ людямъ, до безчеловъчія злоупотреблявшимъ своею властью. Онъ пойметь, -- какъ это столь ясно сознаеть авторь, -- что средства къ спасенію гибнушихъ массь заключаются въ самой цивилизаціи, и что если у нея и есть своя оборотная сторона, то у нея же есть и все необходимое для исцеленія соціальныхъ недуговъ: наука, огромный запасъ опыта, чувство гуманности, которое не даетъ заснуть совъсти въ виду окружающихъ насъ страданій. Онъ наконець пойметь, какъ важень личный, энергическій и упорный починъ каждаго отдъльнаго индивида въ дълъ достиженія общихъ желательныхъ цёлей».

Намъ однако могутъ возразить, что мы восторгаемся въ книгъ г. Бутса тъмъ, что поридаемъ въ книгъ профессора Ингрэма. Если

любовь къ ближнему или — выражаясь научно — если альтруистическій принципъ признается нами такимъ могучимъ факторомъ въ дълъ устраненія соціальныхъ несовершенствъ, то почему же мы какъ бы слегка иронизируемъ налъ профессоромъ Ингрэмомъ, положившимъ его также въ основание своего труда? Да, насъ прельщаеть въ г. Бутсъ то, чего мы не одобряемъ въ профессоръ Ингрэмъ, и намъ кажется, что мы тутъ не гръщимъ противъ логики. Г. Бутсь — практическій діятель, профессорь Ингрэмь — ученый; г. Бутсъ поставилъ себъ цълью придти на помощь обездоленнымъ, задача профессора Ингрэма — установить правильный взглядъ на науку; г. Бутсъ не можетъ разъединять то, что въ жизни соединено, иначе онъ потерпъль бы въ своемъ дълъ неудачу, профессоръ Ингрэмъ обязанъ разграничивать понятія и явленія: г. Бутсъ не можеть не пользоваться для успъха своего предпріятія встми силами, всёми факторами, профессоръ Ингрэмъ обязанъ объяснить намъ значеніе этихъ силь, каждой въ отдёльности; г. Бутсъ можеть руководствоваться въ своей дъятельности лишь синтезомъ, прямая обязанность профессора Ингрэма заключается въ анализъ.

Мы воть отметили большія достоинства въ книге г. Бутса. Онъ собирается спасти три милліона обездоленныхъ, но если онъ спасеть только сотую, тысячную часть, то и тогда заслуга его будеть велика и даже если онъ никого не спасеть, но своею книгою вызоветь въ пругихъ желаніе придти на помощь обездоленнымъ, то и въ такомъ случат мы признаемъ, что онъ написалъ прекрасную книгу. Предъ судомъ вдумчивой критики въ его планъ окажется не мало недочетовъ и погръщностей. Даже въ самомъ основаніи воздвигаемаго имъ грандіознаго зданія есть трещины. Мы указывали, что сущность плана г. Бутса заключается въ нравственномъ перерождении обездоленныхъ. Съ этою цёлью онъ и намеренъ создать свои колоніи. Но въ его книгъ приведены между прочимъ правила, которыя предполагается установить для колонистовъ. Вотъ нъкоторыя изъ нихъ: «Потребленіе крыпкихъ напитковъ и ввозъ ихъ въ колонію строго воспрещается. Всякій колонисть, виновный въ нарушении этого правила, тотчасъ же удаляется изъ общины... За обманъ и безчестность виновный подвергается удаленію, если онь будеть уличень въ подобномъ проступкъ три раза... Виновный въ проступкъ противъ общественной нравственности подлежитъ немедленному удаленію... Если послів опредівленнаго періода испытанія членъ колоніи, не смотря на проявленное по отношенію къ нему снисхожденіе, откажется исправно работать, то онъ также подвергается удаленію (стр. 165). Это — поистинъ драконовое законодательство, и конечно не особенно мудрено добиться нравственнаго перерожденія людей, которые не нарушать этихъ правиль, — а остальные въдь будуть удалены изъ колоніи. Но если въ планъ г. Бутса есть погръшности, если можно сомнъваться, что

при помощи предложенныхъ имъ средствъ, ему удастся достигнуть задуманной имъ широкой цели, то темъ не мене, какъ мы говорили, книга его принесетъ громадную пользу. Можно ли сказать то же о книгъ профессора Ингрэма? Онъ взялся написать исторію политической экономіи, и что же онъ дълаеть? Онъ классифицируеть всёхъ экономическихъ писателей сообразно съ своимъ субъективнымъ взглядомъ на экономическую науку. Если взглядъ этотъ невъренъ, то и его оцънка экономическихъ писателей окажется столь же невърною. Основной же его взглядъ заключается въ томъ, что, такъ какъ при помощи однихъ экономическихъ мъропріятій спасти милліоны обездоленныхъ невозможно, то экономическая наука избрала ложный путь, положивъ въ основу своихъ изслъдованій принципъ эгоизма. Поэтому пора замінить эгоистическое начало альтруистическимъ, пора понять, что помимо дъятельнаго содъйствія церкви и примъненія ея въковъчныхъ истинъ нътъ возможности успъшно придти на помощь обездоленнымъ классамъ общества.

Что же отсюда слъдуеть? Выходить, что, по мнънію профессора Ингрэма, экономическая наука отнынъ должна заняться этикою и богословіемъ. Но если върно, что успъхъ научнаго изследованія зависить отъ точнаго разграниченія понятій, если энциклопедическое знаніе стало теперь невозможнымъ, а Декарты, Лейбницы и Гумбольдты немыслимы, если успъхъ науки вслъдствіе усвоеннаго ею индуктивнаго метода обезпечивается спеціализаціею разныхъ отраслей знанія, то можно ли желать, чтобъ произошло новое см'ьшеніе такихъ разнородныхъ наукъ, какъ политическая экономія, этика, богословіе? «Медикъ-говоритъ г. Ингрэмъ, -- который вздумалъ бы изучить лишь одинъ какой-нибудь органъ тела съ его функціями, получиль бы выводы неудовлетворительные даже для терапевтики изучаемаго органа. Врачъ, который трактуетъ всякую бользнь, какъ чисто мъстную, игнорируя общее состояние папіента, — шарлатанъ; и точно такъ же тоть, кто игнорируетъ взаимное дъйствіе физической и духовной стороны человъка, - не врачь, а коновалъ». Примънительно къ экономистамъ это означаетъ, что тъ изъ нихъ, которые не признаютъ надобности включать въ свои изследованія этическіе и богословскіе вопросы-шарлатаны и коновалы. Спрашивается однако, дъйствительно ли экономисты призваны разыгрывать роль практическихъ врачей, т. е. исцёлять общественныя бользни? Мы этого не думаемъ. Они столь же мало призваны лечить соціальный организмъ, какъ анатомъ, физіологъ или даже патологь призвань лечить человъческій организмь. Глубокій ученый въ области медицины можетъ быть весьма плохимъ практическимъ врачемъ, хотя съ другой стороны мы и отказываемся върить, чтобъ хорошимъ практическимъ врачемъ могъ быть тотъ, кто не ознакомился добросовъстно съ послъдними выводами анатоміи, физіологіи, патологіи. Лечить общественный организмъ призваны не ученые (у которыхъ задача иная), а практическіе дѣятели; но успѣхъ этихъ послѣднихъ, несомнѣнно, зависить отъ дѣятельности ученыхъ въ области государствовѣдѣнія, политической экономіи, соціологіи и церковнаго права. Практическій дѣятель долженъ объединять выводы, къ которымъ приходять ученые, каждый въ своей области, и умѣло примѣнять эти выводы къ жизни, — въ этомъ его искусство. Дѣло же ученаго — изслѣдовать жизнь, устанавливать факты и дѣлать правильныя обобщенія въ сферѣ данной спеціальности.

Отецъ политической экономіи, геній котораго внушаетъ намъ до сихъ поръ удивленіе, - Адамъ Смить, быль не только выдающимся экономистомъ; онъ не менте глубоко вдумался въ философскіе, этическіе и богословскіе вопросы, какъ объ этомъ свидѣтельствують канедра, которую онъ занималь и его замъчательный трудъ «О теоріи нравственныхъ чувствъ». Но приступая къ своему знаменитому экономическому изследованію, онъ прежде всего провель твердую грань между экономическими и нравственными явленіями и, высоко цёня альтруистическій принципъ, положиль въ основу воздвигнутаго имъ величественнаго зданія экономической теоріи принципъ эгоистическій. И конечно Адамъ Смить зналь, что онъ дълаеть. Со времени появленія его «Изслъдованія о сущности и причинахъ богатства нароловъ» прошло боле въка. Но можно ли сказать, что мы теперь приблизились въ сферт экономическихъ отношеній къ замінь эгоизма альтруизмомъ? Ніть, эгоизмъ попрежнему безраздъльно царствуетъ въ области экономическихъ явленій и будеть царствовать до тъхъ поръ, пока человъкъ не измънится, пока христіанскія чувства будуть не исключеніемъ, а правиломъ, пока человъкъ не будеть такъ же охотно трудиться и приносить жертвы для другихъ, какъ и для себя. Но пока объ этомъ рѣчи и быть не можетъ; пока крайняя заботливость о собственныхъ интересахъ даже съ явнымъ нарушениемъ интересовъ ближняго-явление нормальное, а вмёстё съ тёмъ естественнымъ основаніемъ экономической науки попрежнему служить эгоизмъ. Благое пожелание о господствъ альтруизма не можетъ служить руководящимъ началомъ при обсуждении реальныхъ фактовъ жизни, тъмъ болъе, что даже самая совершенная этическая система, - христіанское ученіе, - нисколько не отвергаеть эгоизма. «Люби ближняго какъ самого себя», —сказано въ св. писаніи, и въ этихъ словахъ заключается ясное указаніе на непреложный законъ человъческой природы.

Значить ли это однако, что политическая экономія безучастно обходить вопрось о томъ, какъ придти на помощь обездоленнымъ классамъ общества? Возвращаясь къ прежней аналогіи, мы можемъ спросить: относится ли анатомъ или физіологъ безучастно къ

вопросу о леченіи страждущихъ физическими бользнями? Объ этомъ какъ-то однажды зашла ръчь въ присутствіи недавно умершаго анатома, стяжавшаго себъ благодарность нашей родины, Венцеслава Грубера, и вотъ что онъ сказаль въ глубокой залумчивости: «Mors et vita. Im Reich der Todten shaff' ich neues beszres Leben den Lebenden». (Въ царствъ мертвыхъ я создаю новую, лучшую жизнь для живущихъ). И дъйствительно, могло ли хватить у Грубера теритнія и выдержки всю жизнь дышать зараженнымъ воздухомъ и возиться съ трупами, еслибъ онъ не быль убъжденъ, что его трудъ не пропадетъ даромъ и принесетъ пользу страждущему человъчеству? Да, когда Груберъ посвящаль всъ свои силы и способности изученію какого-нибудь мускула, его вдохновляла любовь къ ближнему, желаніе облегчить его страданія. Онъ зналь, что помимо этой тяжелой, сухой работы цёль не можеть быть достигнута. Онъ предоставляль другимь лечить, а самъ готовъ быль жертвовать всёмь, чтобь облегчить имь эту задачу. То же можно сказать о людяхь, самоотверженно трудящихся надъ разработкою экономическихъ вопросовъ. Если политическая экономія перестала быть у насъ модною наукою, если у нея народилось столько антагонистовъ, утверждающихъ, будто бы она превратилась въ «буржуазную» науку, въ какое-то руководство для биржевыхъ дъятелей и купцовъ, то это объясняется тъмъ, что ей предлагають запросы, на которые она отвъчать не въ состоянии. Она не можетъ прописывать рецепты для исцёленія всякаго рода соціальныхъ и экономическихъ недуговъ. Эти недуги вызываются массою разнороднъйшихъ причинъ: политическихъ, соціальныхъ, нравственныхъ, культурныхъ, подлежащихъ изследованію столь же разнородныхъ наукъ. Ни Уатъ, ни Стефенсонъ не были экономистами, а между тъмъ они внесли грандіозный перевороть въ экономическую жизнь всъхъ народовъ, и безъ сомнънія нынъшнее сравнительное благосостояніе челов'вчества не было бы мыслимо безь ихъ великихъ открытій. Но значить ли это, что механика и инженерное искусство должны быть включены въ экономическую науку? Никто не станеть отрицать, что поэты и философы сдёлали очень много для облегченія участи народных в массь. Но темь не мене никто не ръщится признать ихъ творенія нераздъльною частью экономической науки. Обезпечение матеріальнаго благосостоянія людей зависить оть теоретической и практической работы во всёхъ отрасляхъ человъческого знанія и человъческой дъятельности. Но отсюда нельзя дёлать вывода, будто всё онё должны быть включены въ экономическую науку, и было бы безразсудно упрекать послъднюю за то, что она не въ состояни обезпечить общее процвътаніе. Она заслуживала бы упрека только въ томъ случать, еслибъ она не давала болъе или менъе твердыхъ точекъ опоры для ръшенія вопросовъ, входящихъ въ сферу ея компетенціи. Только люди, очень мало знакомые съ экономическою наукою, могуть утверждать, что она въ этомъ отношеніи несостоятельна. Она, на ряду съ другими науками, сдёлала очень много для болёе вёрной и правильной опънки явленій, касающихся матеріальнаго благосостоянія. Да, она является руководствомъ для рынка; но развъ рынокъ представляеть собою такой ничтожный факторъ въ дълъ обезпеченія богатства народовъ? Намъ говорять: какое значеніе имбетъ, напримбръ, классификація разныхъ видовъ бумажныхъ цвиностей, сосредоточивающихся-де въ рукахъ буржуазіи и капиталистовъ, для обезпеченія матеріальнаго благосостоянія массъ? Сколько непониманія заключается въ этомъ упрекъ! Возьмемъ, напримъръ, установленное экономическою наукою различіе между спекулятивными и солидными бумажными ценостями. Экономическая наука осуждаеть такъ называемые выигрышные займы. Она выяснила, какой вредъ они приносять народному хозяйству, и, конечно, если руководствоваться экономическою теоріею, то никто не ръшился бы прибъгнуть къ такой опасной формъ займовъ. Экономическая теорія указываеть, что цена подобнаго рода бумагь фиктивная, что при стъснении денежнаго рынка прежде всего должны пострадать именно эти бумаги, что поэтому колебаніе ихъ цэны бываеть очень значительное, что бумага, стоившая еще вчера 200 и болъе рублей, можеть сегодня упасть до 160 и ниже, что, если номинальная цёна этой бумаги сравнительна низка, то она покупается людьми незажиточными (мелкими чиновниками, прислугою и т. п.), пом'вщающими въ нее всъ свои сбереженія и терпящими страшные для нихъ убытки именно въ тотъ моментъ, когда они наиболфе нуждаются въ деньгахъ, т. е. когда страна переживаеть кризисъ. Кажется, экономическая наука исполняеть свой долгь и оказываеть большую пользу необезпеченной народной массъ, возвышая голосъ въ этомъ вопросъ. Намъ говорятъ, что въчныя пререканія между фритредерами и протекціонистами всёмъ уже наскучили, что споръ этотъ безплоденъ, и что жизнь устроивается въ данномъ вопросв помимо науки. А между темъ, благодаря легкомысленному отношенію къ выводамъ науки, въ лиці самыхъ выдающихся ея представителей, наносится большой вредъ именно необезпеченнымъ классамъ общества. На западъ правительства, то и дъло повышая таможенныя пошлины на необходимъйшіе жизненные продукты, вызывають сильное вздорожание хльба, т. е. подрывають благосостояніе рабочихъ массъ. Что значать всё мёропріятія, направленныя къ обезпеченію послёднихъ, если у нихъ отнимается возможность имъть дешевый хлъбъ? Если политическая экономія посвящаеть себя добросовъстному всестороннему анализу кооперативнаго начала, взаимнаго отношенія капитала и труда, то въдь помимо этого вопроса никакая серьезная соціальная реформа въ сферъ промыпленной не можетъ быть произведена. Безсмысленно упрекать экономическую науку въ томъ, что она занимается преимущественно сухими фактами и цифрами, потому что помимо фактовъ и цифръ въ настоящее время истиннаго научнаго изслъдованія да и прогреса быть не можеть. Не будемъ требовать отъ политической экономіи того, чего она дать не можеть; не будемъ требовать у нея последняго слова въ решеніи соціальнаго вопроса. Напротивъ, чъмъ болъе политическая экономія ограничитъ предметь своего изследованія, -- никогда, конечно, не упуская изъвиду своей неразрывной связи съ другими науками, изучающими народную жизнь, - тъмъ върнъе она исполнить истинное свое назначеніе-служить не призрачнымъ, а реальнымъ интересамъ обездоленныхъ. Пифры и факты-на видъ, можеть быть, сухіе и скучные, но содержательные и составляющие плолъ упорнаго и самоотверженнаго труда, -- больше говорять уму и лучше обезпечивають прогресъ, чемъ широковещательныя и трескучія фразы. Mors et vita! И въ царствъ сухихъ цифръ и фактовъ часто зарождается новая, лучшая жизнь.

## Р. Сементковскій.





## исторические силуэты<sup>1</sup>).

Въкъ нынъшній и въкъ минувшій...

TV.

НЯЗЬ Петръ Михайловичъ Волконскій началъ службу при императрицѣ Екатеринѣ II въ 1791 году и, по вступленіи на престолъ императора Павла Петровича, былъ назначенъ адъютантомъ къ цесаревичу. По кончинѣ Павла, онъ былъ сдѣланъ личнымъ адъютантомъ молодого государя и произведенъ въ генералъ-маїоры, какъ я говорилъ уже,

на 25-мъ году. Князь Волконскій, въ званіи приближеннаго адъютанта, сопровождалъ императора Александра во всёхъ походахъ и поъздахъ его по Россіи и за границей.

Во французских источниках, въроятно вслъдствіе неправильных свъдъній о личности и личных опасностях, которым подвергался императорь Александръ въ Аустерлицкомъ сраженіи, находящихся въ запискахъ Наполеона, писанныхъ на островъ св. Елены, мы находимъ указанія, что будто бы въ этомъ же несчастномъ для насъ дълъ Волконскій спасъ жизнь своему государю. На самомъ же дълъ Волконскій отличился тъмъ, что три раза устроиваль разстроенные аттаками французовъ и артилерійскимъ огнемъ ряды Фанагорійскаго полка въ бригадъ Каменскаго, и три раза водилъ этотъ полкъ, со знаменемъ въ рукахъ, въ атаку

<sup>1)</sup> Окончаніе. См. «Историческій Вістникъ», т. XLIV, стр. 389.

на непріятеля. За эти-то подвиги онъ и получиль Георгія третьяго класса. Личные же услуги, по отысканію Кутузова, а затёмъ и пострадавшихъ императорскихъ экипажей, оказалъ императору въ этоть день не Волконскій, а Чернышевь. Волконскому же приходилось быть въ огит еще подъ Лейпцигомъ и въ иткоторыхъ сраженіяхъ кампаніи 1814 года. Послѣ войны съ Наполеономъ, онъ въ теченіе двухъ лѣтъ изучалъ во Франціи организацію генеральнаго штаба и по возвращеніи, получивъ місто начальника главнаго штаба, основаль школу колоновожатыхъ, изъ которой, конечно, вопреки всякихъ ожиданій основателя, вышло наибольшее число военныхъ декабристовъ. Волконскій, насколько можно судить по имфющимся письмамъ, былъ человъкъ увлекавшійся внъшнимъ и техническимъ прогресомъ, и часто хлопоталъ объ устройствъ разныхъ усовершенствованныхъ кухонь, печей, газоваго освъщенія въ зданіяхъ, школахъ и казармахъ, подчиненныхъ его въдънію. То же самое онъ продолжаль дълать и впоследствіи, какъ министръ императорскаго двора. Вообще же, надо замътить, что князь Волконскій быль въ числі різдкихъ въ то время людей, которые отлично понимали и умъли цънить хорошое образованіе.

«У графа Витта кантонисты познаніями своими меня удивили, пишеть онь въ одномъ изъ писемъ Закревскому.—Право, многихъ дворянъ за поясъ бы заткнули въ различныхъ частяхъ».

Въ томъ же письмъ, нъсколько далъе, онъ пишетъ уже слъ-

«Бывъ въ Вознесенскъ, имълъ случай видъть дътей своихъ, кототорые пріъхали ко мнъ изъ Одессы съ женой и, къ крайнему сожальнію, видълъ, что они потеряли весьма много времени въ лицет въ наукахъ, и гораздо менте знаютъ, нежели кантонисты гр. Витта, кои изъ мужиковъ; не могу вамъ изъяснить сколь сіе меня огорчило!»

Въ письмъ изъ Лайбаха, отъ 31-го декабря 1820 года, онъ пишетъ Закревскому объ устройствъ газоваго освъщенія въ зданіи главнаго штаба, вспоминая въ то же время о томъ, что въ Вънъ князь Меншиковъ видълъ освъщеніе масломъ, устроенное въ политехнической школъ.

«На обратномъ пути я самъ побываю тамъ и постараюсь достать планы, — прибавляетъ Волконскій, — хорошее надобно везді перенимать».

Позднъе, когда князь Волконскій быль въ немилости и пребываль на отдыхъ въ деревнъ, онъ оттуда писалъ Закревскому:

«Сдёлайте одолженіе, любезный другь, пришлите мнѣ по возможности къ первымъ числамъ августа на сѣмена четверть хорошей вазовской ржи и также овса, называемаго многоплоднымъ. Еще совѣтывалъ бы вамъ одного изъ вашихъ собственныхъ людей, который потолковѣе, приказать выучить какъ въ Финляндіи

дёлають дороги. Мнё въ Петербургё подполковникъ Лихардовъ даль описаніе, какъ ихъ тамъ дёлають, но совсёмъ тёмъ гораздо бы лучше было, ежели бы былъ здёсь въ краю такой человёкъ, который бы самъ въ Финляндіи симъ занимался, а для здёшнихъ мёсть сіе весьма нужно. Здёсь мнё говорили, что затруднительно имёть хряща, но я его отыскалъ очень много, и у многихъ подъ глазами теперь выкапываю и вожу на дорогу».

Письма самого Волконскаго, по крайней мъръ тъ, которые мы находимъ въ «Сборникъ», писаны прекраснымъ языкомъ, и весьма часто изобилуютъ вставками юмористическими, относящимися большею частію къ кому-то, извъстному въ дружескомъ кружкъ подъ именемъ «Кривляки». Надъ скупостью этого «Кривляки» не ръдко вло и очень остроумно издъвается Волконскій, хотя самъ онъ, какъ извъстно, расточительностью не отличался. Въ числъ такихъ очень многочисленныхъ шутливыхъ или ироническихъ вставокъ находится, между прочимъ, и такая:

«Почему бригадиръ Волковъ на своемъ рапортъ вмъсто секретно пишетъ инкогнито? Я еще сего не видывалъ, это видно побригадирски въ перепискахъ между ними живущими за Москвою ръкой и за Сухаревой башнею на Самотекъ».

По адресу графа Аракчеева Волконскій пишеть слідующій, очевидно выдуманный имъ же, анекдоть Закревскому:

«У графа Аракчеева также быль баль-маскарадь. Депрерадовичь и Петровь, говорять, отличались въ мазуркъ, а камергеръ Кокошкинъ, одътый бурмистромъ изъ деревень около Грузина лежащихъ, сказывають бросился въ ноги графа и благодарилъ за милостивое съ крестьянами обхожденіе, представляя въ рубищъ одътыхъ всю фамилію Клейнмихелей, говоря сколько онъ имъ сдълаль добра. Не знаю правда ли, а всъ такъ говорять»,—ехидно прибавляетъ князь Петръ Михайловичъ въ концъ этого разсказа.

Въ историческомъ отношеніи, въ перепискѣ Волконскаго съ Закревскимъ, конечно, всего любопытнѣе мѣста, относящіяся до безпорядковъ въ гвардіи, начавшихся по наступленіи мирнаго времени и въ отсутствіе государя. Изъ этихъ писемъ, а также изъ соотвѣтствующихъ имъ отвѣтовъ Закревскаго, можно себѣ представить довольно живую картину тогдашняго духа этихъ привилегированныхъ войскъ и съ полною ясностью понять неизбѣжность какого - либо волненія, въ родѣ разразившагося 14-го декабря 1825 года. Уже въ 1820 году, за нѣсколько времени до извѣстной семеновской исторіи, Волконскій получаль изъ Петербурга и помимо Закревскаго, вѣроятно, черезъ корпуснаго командира Васильчикова, свѣдѣнія о томъ, что въ средѣ гвардейскихъ офицеровъ не все спокойно и правильно, поэтому уже въ письмѣ изъ Варшавы отъ 17-го августа 1820 года, въ числѣ прочаго, Волконскій писалъ Закревскому:

«Признаюсь, что мы живемъ въ весьма трудномъ вѣкѣ и нельзи понять чего хотятъ (французскіе) злодѣи. Процессъ королевы въ въ Англіи также не дѣлаетъ чести ни ей, ни королевству, и также думаю хорошо кончиться не можетъ. Какъ и у насъ въ числѣ молодежи, особенно петербургской, есть чрезвычайно много вскруженныхъ головъ, то я писалъ сегодня Васильчикову, чтобы онъ имѣлъ за ними неослабный надзоръ, и васъ прошу приложить всемѣрное наблюденіе за всѣми ихъ поступками и особенно собраніями ихъ между собою. Нужно бы завести довѣренныхъ людей, кои бы старались быть вхожи въ таковыя собранія, дабы болѣе имѣть свѣдѣній объ оныхъ и предупредить могущее случиться какое лѣло, либо зло».

На это деликатное предложеніе, уже послів семеновской исторіи, Закревскій, еще не зная, какъ посмотрить государь на взбунтовавшихся солдать любимаго своего полка, отвічаль: «Я не поняль хорошенько смысла, въ которомь вы писали, что нужно иміть свідінія, что въ полкахъ происходить, что надо иміть наблюденіе за офицерами и узнавать о разговорахъ въ приватныхъ собраніяхъ ихъ, на что я уже вамъ отвічаль, что не могу завести военной полиціи и почитаю, что было бы слишкомъ унизить званіе гвардейскаго офицера, если сділать изъ нихъ шпіоновъ, подслушивающихъ разговоры своихъ товарищей, и сверхъ того могло бы послужить къ большему вреду, такъ какъ офицеры, узнавъ какимънибудь образомъ, что за ними примічають, возмечтають, что они дійствительно опасны и изъ пустыхъ ничтожныхъ дітскихъ собраній ихъ сділаются опасныя скопища».

Интересно также, что не только Закревскій, но и самъ Волконскій сначала посмотр'вли на дівло довольно легко и находили какъ бы нъкоторое оправдание безпорядку въ томъ, что командиръ Семеновскаго полка Шварцъ позволялъ себъ дъйствительныя отступленія отъ порядка установленной службы, училъ напримъръ солдать безъ офицеровъ и даже ротнаго командира, а также требоваль, чтобы на разныя казенныя надобности солдаты тратили собственныя деньги, жалобы на что доходили до Волконскаго, лично поданныя солдатами. Затъмъ, когда дъло приняло суровый и совсъмъ неожиданный обороть, то какъ Закревскій, такъ и Волконскій, перемінили мнінія и стали настаивать на строжайшемь примъненіи воли государя ко всему полку, включительно до женъ солдатскихъ, ихъ дътей, воспитанныхъ въ полковой школъ, и даже ихъ дочерей. Обо всемъ этомъ ведется дъятельная переписка, причемъ Волконскій изъ прекраснаго далека негодуеть на то, что солдать допрашивали не поодиночкъ, подозръваеть главнымъ воротилой бунта фельдфебеля Брагина, и самого Закревскаго косвенно укоряеть въ бездъйствіи власти, такъ какъ по званію дежурнаго генерала онъ будто бы им'ёлъ право вм'ёшаться въ распоряженія Васильчикова и великаго князя Николая Павловича, командовавшаго въ это время первой гвардейской бригадой въ дивизіи Паскевича. На предположеніе Волконскаго, что начальникъ штаба Васильчикова, Бенкендорфъ, при разговоръ съ взбунтовавшимися солдатами потерялся, Закревскій возражаеть слъдующее:

«Бенкендорфъ просто не умълъ прилично дъйствовать, не зная постаточно русскаго солдата и не умъя хорошо говорить по-русски. Болъе же всего, по моему мнънію, онъ виновать въ томъ, что взяль съ собой великаго князя. Присутствіе бригаднаго командира въ дицъ великаго князя при такомъ слъдствіи было ни съ чъмъ несовибстно. Они же въ заключение собрали всъхъ фельдфебелей прочихъ ротъ и приказывали имъ имъть строгое наблюдение, чтобы въ ихъ ротахъ того же не случилось; это одно уже въ прочія роты вселило мысль, что они могуть тоже сдёлать, и что слёдовательно ихъ боятся». Затъмъ, указывая на колящіе городскіе толки объ этомъ дълъ, Закревскій всего болье торопиль сформированіемъ новаго Семеновскаго полка изъ гренадерскихъ частей, съ тъмъ, чтобы никто изъ старыхъ служившихъ въ полку, кто бы онъ ни быль, не могь быть оставлень въ рядахъ полка вновь сформированнаго. Постоянно онъ сообщаеть Волконскому о разныхъ предположеніяхь въ средв офицеровь гвардіи, просить у государя помилованія Семеновскому полку, что, по мнёнію Закревскаго, могло бы имёть самыя печальныя послёдствія. Это настояніе дежурнаго генерала было наконецъ уважено и формировать полкъ быль назначень генераль Желтухинь, къ видимому неудовольствію великаго князя. Николай Павловичь, узнавъ о назначеніи Желтухина формировать полкъ, говорилъ Закревскому, что государь писалъ императрицъ-матери, что великій князь и самъ хорошо сформируетъ новый полкъ. Закревскій быль противъ этого, и прямо сказаль великому князю, что при формированіи, онъ какъ человъкъ въ деталяхъ командованія не опытный, не достигь бы надлежащихъ результатовъ и запутался бы въ мелочахъ.

«Какъ въ этомъ разговоръ такъ и во всякомъ, я, пишеть онъ Волконскому, никогда не льстилъ великому князю, но говорилъ какъ чувствовалъ и понималъ вещи и върно совъты мои соотвътствовали и пользамъ службы, и пользамъ его личнымъ. По наклонности его къ порядку и всему хорошему, во многомъ онъ исполнялъ мои совъты, но какъ говорятъ и совътуютъ ему многіе молодые люди его окружающіе, то не смъю думать, чтобы совъты мои всегда были предпочитаемы».

О дух'в тогдашнихъ войскъ можно судить и по другимъ, мен'ве громкимъ исторіямъ, чёмъ семеновская. Между офицерами происходили дуэли изъ-за публичныхъ женщинъ и кончались смертію. Московскаго полка полковникъ Корсаковъ, на ужин'в у государыни, позволилъ себ'в совершенно растегнуть мундиръ и держать себя неприлично. За это Васильчиковъ рѣшилъ было перевести его тѣмъ же чиномъ въ армію, но между офицерами поднялся ропотъ.

«Я слышу уже, пишеть Волконскій, что многіе вступаются за Корсакова, что за разстегнутый мундиръ выгоняють: всёхъ бы сихъ защитниковъ слёдовало выгнать и наказать подобно Корсакову, ибо можно ли до большей степени забыться, какъ сдёлалъ Корсаковъ, и гдё еще: во дворцё? Кто мнё отвёчаеть, что послётого иной и другое что растегнеть и все надобно терпёть?»

Попутно безпорядкамъ и разнымъ толкамъ въ гвардейскихъ полкахъ, къ Закревскому стали приходить слухи изъ Москвы, о томъ, что тамъ будто бы взбунтовался Съвскій полкъ, находившійся въ караулъ. По изслъдованіи дъла все оказалось ложью и дежурному генералу приходилось жаловаться на безнаказанность распространителей этихъ ложныхъ слуховъ, ухудшавшихъ положеніе, далеко само по себъ не важное.

Къ тому же времени относится слъдующій вопросъ Волконскаго и отвътъ на него Закревскаго, которые являются, сами по себъ, характернъйшими признаками духа времени. Волконскій спрашиваль:

«Я слышу, что будто и въ саперномъ батальонъ жалъютъ о Сазоновъ и недовольны Геруа, то пожалуйста о семъ поразвъдайте, и также о лейбъ-гвардіи Гренадерскомъ и меня увъдомьте».

На это Закревскій отвътиль:

«Въ саперномъ батальонъ люди дъйствительно жалъютъ о Сазоновъ и не терпятъ Геруа: они называютъ перваго отцомъ, а послъдняго собакою. Лейбъ-гренадеры поговаривали прежде о жестокости Стюрлера, но теперь они умолкли и ничего у нихъ не слышно».

Въ перепискъ по этому поводу, Волконскій опять повторилъ свою мысль о необходимости имъть настоящія свъдънія, что дълается и говорится въ средъ офицеровъ, причемъ предлагалъ Васильчикову и Закревскому немедленно удалять всъхъ, кто позволяетъ себъ сужденія о дълахъ правительственныхъ и осуждаетъ прямыя приказанія начальства. Нъсколько разъ Волконскій, объщая сохранить секретъ, спрашиваетъ у Закревскаго болъе детальныхъ свъдъній насчетъ тъхъ, кто позволяетъ себъ послъдняго рода поступки.

«Я бы желаль, чтобы вы мнѣ назвали именно тѣхъ, кои болѣе всѣхъ говорять пустые вздоры и выпускають разные толки противу правительства: вы можете быть увѣрены, что все останется между нами, но я по крайней мѣрѣ буду знать съ кѣмъ имѣю дѣло и т. л.».

Со своей стороны, Закревскій упорно не соглашался на введеніе полицейскихъ мъръ въ ряды войска:

«Что касается до желанія вашего, чтобы я учредиль оть себя

военную полицію, то я сего сдёлать никакъ не могу, не имён ни средствъ къ оному, ни людей, которыхъ можно было бы употребить на оное. Я писалъ уже вамъ, что по моему мнёнію всего удобнёе внушить полковымъ командирамъ, чтобы каждый старался завести оную въ своемъ полку, ибо они имёютъ болёе къ тому средствъ».

Въ слъдующемъ же письмъ онъ прибавляеть:

«Вамъ угодно, чтобы Васильчиковъ сообщилъ вамъ имена судящихъ своихъ начальниковъ или правительство для выписки ихъ тъми же чинами въ армію. По моему мнѣнію, трудно ему сіе исполнить, потому что онъ получаетъ о семъ свѣдѣнія партикулярно и отъ людей, которые не могутъ или не захотятъ доказать свое обвиненіе. Наказаніе же по однимъ словамъ, безъ всякаго доказательства, было бы, я думаю, совершенно несправедливо и послужило бы не къ исправленію, а къ раздраженію умовъ. Къ тому же мнѣ кажется, что наказаніе въ семъ случаѣ должно бы начать не съ офицеровъ, а съ генераловъ».

И воть опять Волконскій торопится спросить подъ секретомъ: кто такіе эти генералы и получаеть въ отвётъ:

«Насчеть генераловъ нескромныхъ, конечно, вамъ извъстно изъ другихъ сообщеній и потому позвольте мнъ объ этомъ съ вами говорить при свиданіи».

Далъе уже Закревскій начинаетъ писать совершенныя загадки. «Къ прискорбію моему долженъ вамъ сказать, почтеннъйшій князь П. М., что духъ единенія, который при началъ семеновскаго произшествія одушевлялъ, по крайней мъръ, тъхъ кои и по власти и по званію ближе знали подробности онаго, исчезъ совершенно. Лица, которыхъ мнъніе имъють большой въсъ въ публикъ и вліяніе на умы, говорять противъ нъкоторыхъ распоряженій корпуснаго командира».

Въ это время уже новый полкъ былъ сформированъ и солдатамъ торжественно читана жалованная грамота при передачи новому полку старыхъ знаменъ. По этому поводу еще разъ Закревскій сообщаетъ своему неизмѣнному корреспонденту:

«Первые два дня сужденія военныхъ, не исключая нѣкоторыхъ генераловъ, по привычкѣ были слишкомъ неприличны. Вообще нынѣшнія вздорныя и вредныя сужденія безпрестанно продолжаются. Единомысліе, которое бы должно всѣхъ направлять къ одной благонамѣренной цѣли, не существуетъ. Высшія власти стараются попрежнему затруднять дѣйствіе мѣръ приличныхъ обстоятельствамъ и зло постепенно распространяется. Вотъ что производитъ отсутствіе государя въ нынѣшнемъ случаѣ».

«Неужели есть между полковыми командирами и генералами такіе же неистовцы!» восклицаеть въ одномъ мъстъ Волконскій, а въ другомъ, по поводу послъдней фразы о высшихъ властяхъ «истор. въсти.», понь, 1891 г., т. хыу.

спрашиваеть: «Что сіе значить? Кто сіи вышнія власти, д'влающія ватрудненія? скажите мн'в откровенно».

«На вопросъ вашъ, кто именно вышнія власти и проч.:—отвъчаетъ Закревскій,—я ничего въ объясненіе сказать не могу, если вы изъ самыхъ словъ не можете догадаться. Впрочемъ, я уже писалъ вамъ, что о подобныхъ моихъ замъчаніяхъ предоставляю себътолько лично съ вами объясниться».

Кажется надо предположить, что здёсь разговоръ шель именно о великомъ князъ и окружавшихъ его молодыхъ генералахъ изъ нъмцевъ, такъ какъ объ Аракчеевъ оба корреспондента совершенно открыто переписывались, не останавливаясь передъ необходимостью называть его «змѣемъ», «извергомъ» и даже негодяемъ. Но недовъріе, питаемое Закревскимъ къ передачъ своихъ мыслей испытанному другу, имъло въскія основанія, такъ какъ самъ Волконскій писаль ему письма, съ просьбами не распространять ихъ и даже совътуеть въ одномъ мъсть писать черезъ посредство оказій, а не черезъ почтъ-директора Булгакова, который хотя и пріятель, но по долгу службы обязанъ иной разъ заглядывать въ чужія письма. Также пишеть онъ и о томъ, что не ръдко государь требоваль подлинныхъ писемъ Закревскаго и прочитывалъ ихъ. Все это само собой не располагало къ эпистолярной откровенности. Къ слову же зам'тимъ, что намъ, позднимъ потомкамъ этихъ историческихъ д'вятелей, довольно странно читать эти пререканія и заботы объ именахъ генераловъ, которые порицали дъятельность правительства. Переписка, изъ которой я привель выдержки, происходила въ концъ 1820 года, а не далъе какъ за три года передъ симъ въ одномъ письмъ Закревскаго къ Воронцову мы читаемъ:

«Не удивляйтесь, что министры наши пользъ государственной мъшали; когда же они сего и не дълали? Во время кампаній и въ прочее время, никогда они сего не оставили и не оставятъ».

Или:

«Не скоро толку добъетесь у военнаго министра касательно вещей, о коихъ къ нему писали. Такой молодецъ, что изъ рукъ вонъ!»

Или еще:

«У насъ все смирно, дѣла по всѣмъ министерствамъ идутъ такъ, какъ вы слышите. Воровство не уменьшается»...

Въ срединъ 1817 года, тотъ же генералъ писалъ:

«Вчера прівхаль къ намъ Дибичъ, дабы посмотръть линейное гвардейское ученье: единственно для сего просился, знаеть, чъмъ угодить».

Наконецъ уже въ срединъ слъдующаго года мы также читаемъ: «Здъщніе парады и ученья до такой степени всъмъ надоъли, что я не могу вамъ сего описать. Это описать вамъ можетъ Сабанъевъ».

Всѣ эти выписки принадлежать Закревскому, и такіе же можно найти у Волконскаго, который также не всегда быль доволень высшими властями и правительствомъ.

Но чтобы кончить съ семеновской исторіей, надо привести еще одинъ любопытный факть. При сформированіи новаго полка и за устраненіемъ старыхъ офицеровъ, у которыхъ было свое состояніе, безъ котораго тогда въ гвардіи нельзя было и думать служить. главное затруднение представляло комплектование офицеровъ изъ гренадерскихъ войскъ, гдъ не было и не могло быть въ то время людей богатыхъ, особенно изъ числа такихъ, которые были бы не тронуты привычной въ то время критикой приказаній начальства. Видимо это последнее обстоятельство всёхъ заботило и потому Закревскій даже послъ сформированія только двухъ первыхъ баталіоновъ назначилъ новымъ гвардейскимъ офицерамъ быть на выходахъ во дворцъ и съ особенною радостью сообщаеть Волконскому «что новые семеновскіе офицеры держали себя чрезвычайно прилично и были превосходно обмундированы» и вдругъ является указъ министру финансовъ, въ которомъ прямо говорилось, что Васильчикову должно быть отпущено 68 тысячь рублей, на первоначальную обмундировку и обзаведение штабъ и оберъофицеровъ новаго семеновскаго полка.

Указъ этотъ видимо глубоко уязвилъ Закревскаго.

«Соображая толки о семъ полку и болтанье военныхъ, старающихся всячески унизить оный, нельзя не предполагать, что сіе изъясненіе дастъ случай болтунамъ ссылаться на него въ своихъ разговорахъ, а потому полагаю, что полезно было бы на будущее время избъгать подобныхъ оговорокъ въ указахъ, если онъ случатся»

Въ самомъ дѣлѣ странно встрѣчаться съ подобными неловкостями въ распоряженіяхъ подобнаго рода и надо замѣтить, что во всѣхъ историческихъ случаяхъ близкихъ къ семеновской исторіи у насъ часто и постоянно замѣчались такія же странности. Точно какая-то злая и ехидная рука, дѣлала гласными мѣропріятія, именно и только потому, что имъ надлежало бы оставаться безгласными. Маленькіе люди въ этихъ случаяхъ винятъ недальнозоркость или непроницательность большихъ. Но здѣсь мы видимъ одно изъ такихъ неловкихъ сообщеній, о которомъ видимо ничего не знали даже и тѣ большіе люди, которые бы навѣрное съумѣли предупредить подобную откровенность.

Изучая также лежащіе передъ нами письма, нельзя пройти молчаніемъ ярко выраженную въ нихъ ненависть, всёхъ корреспондировавшихъ между собою лицъ, къ нёмцамъ и къ Аракчееву.

Отрицателемъ реформъ Аракчеева и отрицателемъ страстнымъ, прежде всего является Закревскій, въ письмахъ его къ Воронцову, хотя въ отвътахъ послъдняго мы не находимъ ни малъйшихъ упоминаній объ Аракчеевъ.

Въ 1817-мъ году, онъ пишетъ Воронцову:

«У насъ поселенія водворяются, и уже напечатана графомъ Аракчеевымъ первая книжка; бредни препорядочныя».

Въ томъ же году нъсколько позже читаемъ снова:

«Поселенія продолжаются, и скоро будуть водворять цѣлыми дивизіями. Мы мнимой пользы сего поселенія вѣрно не дождемся: а дѣти и внуки, у кого оные есть, будуть сіе полезное заведеніе оплакивать».

Наконецъ, въ слъдующемъ году мы читаемъ сентенцію крайне императивнаго характера:

«Поселенія увеличиваются подъ мудрымъ начальствомъ Аракчеева, который о благъ общемъ ни мало не заботится и есть по дъламъ его вреднъйшій человъкъ въ Россіи!»

Надо думать, что такая критика дежурнаго генерала дъйствій всемогущаго тогда перваго министра, доводилась до свъдънія послъдняго и конечно не могла способствовать хорошимъ между ними отношеніямъ. Съ своей стороны работали и нъмцы, которымъ даже всъ войсковыя волненія въ гвардіи, направленныя противъ командировъ, носившихъ нъмецкія фамиліи, помогали говорить, особенно великимъ князьямъ, что не малою причиною этихъ волненій является именно русская партія, къ которой несомнънно принадлежали: Волконскій, Ермоловъ, Закревскій и частію даже тонкій Воронцовъ, братъ Михайло, какъ выражался Ермоловъ, съ которымъ нельзя было обходиться безъ надувательства. Видимо къ концу 1823 года, побъда перешла на сторону нъмцевъ, и Закревскій не жданно не гаданно получилъ назначеніе быть Финляндскимъ генералъ-губернаторомъ.

Страшно возмутился противъ такого назначенія своего ближайшаго помощника и друга Волконскій, тъмъ болье, что ему объ этомъ не сказано было ни слова.

«Удаленіе изъ столь важнаго поста, который вы занимали, безъ малѣйшаго предваренія о томъ главнаго начальника, ясно мнѣ доказываетъ, что всячески ищутъ и желаютъ и его избавиться. Но вы спросите почему, за что? Право не знаю, можетъ быть за лишнее усердіе. Богу одному извъстно, по крайней мърѣ отойду съ чистой совъстью и со всъхъ сторонъ безъ упрековъ. Съ нетерпъніемъ ожидать буду отъ васъ извъстія и истолкованія сей непонятной для меня загадки».

Черезъ двъ недъли Волконскій опять пишеть:

«Сколь меня поразило неожиданное назначение васъ въ Финляндію. Ежели сіе будетъ согласно съ желаніемъ вашимъ, то будеть для меня немного полегче, совсёмъ тёмъ меня удивляетъ, какъ вы будете управляться, не зная языка? Потеря же васъ въ штабё незамёнима. Сіе назначеніе еще болёе рёшаетъ меня во-

все удалиться, ибо вижу, что нъть ко мнъ ни малъйшаго уваженія» и т. д.

На эти письма Закревскій въ свою очередь отвічаль:

«Примите искреннюю благодарность за участіе, которое вы мнѣ оказываете по случаю новаго моего назначенія. Еще благодарю вась за лестный отзывъ о моей службѣ въ штабѣ. Можетъ быть, конечно, что я усердіе къ службѣ распространялъ слишкомъ далеко, можетъ быть, оно и послужило поводомъ настоянію нѣмцевъ къ новому моему назначенію. Вы спрашиваете на счетъ моего назначенія, истолкованіе сей непонятной загадки? Я и самъ вамъ онаго дать не могу, ибо она для меня также неизъяснима. Единственною причиною сему полагаю желаніе Дибича удалить меня отъ штаба безъ васъ».

Затъмъ, упрашивая князя остаться на службъ вопреки змъинымъ клеветамъ и навътамъ, Закревскій прибавляеть:

«Оживите прівздомъ вашимъ осиротвлое дежурство и не отдавайте его на съвденіе нвицамъ, докажите чрезъ то соотечественникамъ, что вы всему предпочитаете матушку Россію и болве всего желаете добра русскимъ».

Но какъ не горячо хлопоталъ Закревскій о возвращеніи на постъ начальника штаба своего друга и покровителя, желаніямъ его не было суждено исполниться. Въ началъ 1824 года Волконскій, также не ожидая ничего, получилъ пятьдесятъ тысячъ въ награду и уволенъ въ заграничный отпускъ, хотя и безъ отчисленія отъ главнаго штаба.

«Поступокъ отличный, пишеть онъ уже изъ Петербурга въ Финляндію къ своему другу, а еще болье тымь, что мню ни слова не говорили, ни передъ приказомъ, ни посль онаго, и до сего времени. Что подумають обо мню во всей арміи? Одно, что меня утъщаеть, что меня довольно знають и конечно въ худую сторону не обратять моего изгнанія».

О причинахъ немилости императора Александра Павловича къ Волконскому, повліявшей на удаленіе послъдняго отъ должности начальника главнаго штаба, съ увольненіемъ его за границу въ продолжительный отпускъ, въ то время ходили разные слухи. По любезному сообщенію Н. К. ППильдера, у котораго имъется много интересныхъ фамильныхъ бумагъ, относящихся до этой эпохи, мы можемъ указать на разсказъ Михайловскаго-Данилевскаго, находящійся въ запискахъ послъдняго. Михайловскій-Данилевскій разсказываетъ, что императору хотълось, чтобы смъта военнаго министерства была сокращена какъ можно болье. Посовътовавшись съ директорами своихъ департаментовъ, и въ томъ числъ съ княземъ Меншиковымъ, Волконскій представилъ сокращеніе на восемьсотъ тысячъ. Оставшись этимъ недоволенъ, Александръ Павловичъ поручилъ тоже дъло Аракчееву, который, призвавъ генерала кригсъ-

комисара, успълъ сократить ту же смъту на 18-ть милліоновъ. Тогда разсерженный государь сказаль Волконскому, что его окружають «или дураки или плуты», послъ чего Волконскому и князю Меншикову нельзя было оставаться на службъ. Отпустивъ Волконскаго въ отпускъ, государь прислаль ему пятьлесять тысячь на дорогу, но тоть ихъ не взяль и тогда ему была послана драгоцвиная табакерка въ такую же сумму, но и отъ той, по словамъ Михайловскаго-Данилевскаго, отказался разобидъвшійся сановникъ. Во время заграничнаго отпуска, Волконскій быль представителемь государя на коронаціи Карла X и затемъ вызванъ вновь ко двору, не лишаясь фиктивнаго званія начальника штаба, когда уже, въ лицъ Дибича, былъ исправлявшій эту должность генералъ. Послъ смерти императора Александра, Волконскій получиль должность министра двора и удёловъ, которую занималь до самой своей кончины, хотя за два года до этой кончины, онъ совершенно для себя неожиданно получиль званіе генераль-фельдмаршала.

Ко времени этой-то временной опалы и относятся самые обидные эпитеты «змѣя», «изверга», расточаемые по адресу Аракчеева, тогда всесильнаго и всемогущаго, въ письмахъ Закревскаго къ Волконскому и обратно. Наступило роковое 19-е ноября 1825 года, и вотъ какія строки находимъ мы въ письмѣ Волконскаго къ Закревскому:

«Проклятый змёй и туть отчасти причиною сего несчастія, мерзкою своею исторією и гнуснёйшимъ поступкомъ, ибо первый день государь занимался чтеніемъ полученныхъ имъ бумагь отъ змёя, и вдругь почувствовалъ ужаснёйшій жаръ, вёроятно происшедшій отъ досады, слегъ въ постель и болёе уже не вставалъ. Не правду ли я говорилъ вамъ, что извергъ сей губитъ Россію и погубитъ и государя, который узнаетъ всё его неистовства, но поздно: вотъ предчувствіе мое и сбылось».

Закревскій же отвъчаль:

«Слишкомъ жестоко убъжденъ я вашимъ предчувствіемъ о пресмыкающемся вмъъ, который успъль отравить своимъ ядомъ и послъднія минуты своего благодътеля. Припомните мое о немъмнъніе, оно сбылось теперь разительно. Мнъ пишутъ изъ Петербурга, что единогласно его почти ненавидятъ и какъ чудовища пугаются. Онъ самъ раскрылъ гнусный характеръ свой тъмъ, что когда постыдная исторія съ нимъ случилась, то онъ, забывъ совъсть и долгъ отечеству, бросилъ все и удалился въ нору къ своимъ пресмыкающимся тварямъ, а теперь, когда лишился онъ своего благодътеля, столько имъль духу, что выполяъ изъ западни и принялся попрежнему за дъла. Послъ столь гнуснаго поступка не трудно угадать, какія низкія чувства у сего выродка ехидны».

Ненависть, сквозящая такъ ярко въ самомъ тонъ этихъ, едва ли во всякомъ случаъ приличныхъ, писемъ, неумолкла и послъ паденія Аракчеева. Годъ спустя тотъ же Закревскій пишетъ: «О змѣъ, по слухамъ, знаю, что онъ при началѣ весны намѣренъ ѣхать въ Карлсбадъ, но вѣрно не для того, чтобы отогрѣть свое ядовитое замерзшее жало, а чтобы скрыть себя отъ отечества, которое смотритъ теперь на него какъ на чудовище».

О происшествіи 14-го декабря въ перепискъ друзей мы не находимъ ничего или почти ничего. Ермоловъ пишетъ Закревскому, что онъ узналъ о смерти Александра Павловича на походъ и болъе ни слова, и только въ письмахъ Воронцова мы имъемъ по этому поводу слъдующія строчки:

«Я воображаю удивленіе и злость твою, когда услышаль о предпріятіяхь въ Петербургъ 14-го декабря, надъюсь, что это не кончится безъ висълицы, и что государь, который столько собою рисковаль и столько уже прощаль, хотя ради насъ будеть и себя беречь, и мерзавцевъ наказывать».

Воронцовъ, какъ извъстно, былъ назначенъ въ число членовъ суда надъ декабристами, но до окончанія дъла, подъ предлогомъ нездоровья и семейныхъ дълъ, онъ отпросился въ отпускъ и сентенціи не подписалъ. «Тонкій былъ человъкъ братъ Михайло! — какъ говорилъ Ермоловъ, — и видимо постоянно думалъ о судъ потомства и въ то же время не упускалъ случая ладить и съ современниками!»

Привезя тёло почившаго монарха въ Петербургъ, Волконскій быль обласканъ молодымъ государемъ и получилъ мёсто министра двора. Въ этой должности онъ, какъ мы сказали, и пребылъ до самой своей поздней кончины, и надо отдать ему и здёсь справедливость, что при немъ дворцы приукрасились и умножились, театры были роскошны, и балы придворные и праздники отличались истинно царскимъ великолъпіемъ и грандіозными размърами. Въ то же время онъ держалъ счетную часть двора въ величайшемъ порядкъ. Къ концу жизни вообще прекрасныя отношенія съ императоромъ и его семействомъ перешли въ настоящую теплую дружбу, что и выразилось, наконецъ, въ слъдующемъ дъйствительно безпримърномъ эпизодъ:

«Пятаго числа декабря, за фамильнымъ объдомъ,—пишетъ Волконскій тому же Закревскому въ 1850 году, — во время подачи шампанскаго, государь всталъ изъ-за стола, подошелъ ко мнъ и сказалъ: «Позвольте ваша свътлость поздравить васъ генералъ-фельдмаршаломъ». Меня сіе такъ поразило, что слезы потекли изъ глазъ, принося его величеству мою благодарность. Императрица въ слезахъ подошла меня поздравить, цълуя меня нъсколько разъ, равно и вся Высочайшая фамилія послъдовала примъру ея величества; таковая милость ни съ чъмъ не можеть сравниться!»

Милость эта была послёднею, такъ какъ черезъ полтора года, т. е. 27-го августа 1852 года, Волконскій умеръ оть гангрены на ногъ, въ Петергофъ, 77-ми лътъ отъ роду. Но еще за два мъсяца до смерти онъ писалъ къ своему неизмънному другу Закревскому о своихъ невыносимыхъ страданіяхъ и о безсиліи докторовъ ему помочь.

V.

Письма къ Закревскому Ермолова, Ростопчина (этихъ не много), Сабанъева и Дениса Давыдова, въ свою очередь заключаютъ массу любопытныхъ подробностей и такъ же живо и ярко очерчивають намъ духъ того богатаго дъятельностью, жизнью и даровитыми людьми времени. Письма Ермолова обстоятельны и дёльны при описаніяхъ Персіи, кавказскихъ мёстностей и обычаевъ мёстныхъ нароловъ, но перемъщаны съ разными язвительными отзывами о современникахъ и помощникахъ Ермолова. Надо конечно хорошо знать эпоху по инымъ источникамъ, чтобы умъть понимать настоящее значение многихъ его намековъ и остротъ, такъ какъ большинство ихъ иносказательны и составлены прямо въ видъ загадокъ, понятныхъ только тому, кому были писаны. Изъ этихъ писемъ видно, что изъ всёхъ своихъ друзей Ермоловъ действительно искренно и безхитростно любилъ одного Закревскаго. Въ Воронцовъ признавалъ громадный умъ, но зло подсмъивался надъ его тонкостью и потому не только позволяль, но и просиль Закревскаго прочитывать всю ихъ переписку между собою.

«Письма къ брату Михайлѣ нарочно посылаю открытыми. Можешь быть разсудишь ихъ прочесть. Я немного его надуваю, но съ нимъ иначе невозможно», пишетъ по этому случаю Ермоловъ Закревскому. Любитъ онъ также Сабанѣева за его честныя правила и благородныя чувства. О Давыдовѣ отзывался Ермоловъ, что онъ очень можетъ быть на войнѣ полезенъ. Нѣмцевъ же всѣхъ презиралъ, надъ властелиномъ съ Литейной, т. е. надъ Аракчеевымъ, вовсе не издѣвался, но говорилъ только, что онъ его не понимаетъ. Военныя поселенія даже находилъ полезными, но считалъ, что ихъ нельзя такъ организовать, какъ того хотѣлъ Аракчеевъ. За то Клейнмихеля, какъ и всѣхъ казнокрадовъ и воровъ, презиралъ искренно и не лицемѣрно.

Другой корреспонденть Закревскаго, Ростопчинъ, представляетъ въ своемъ родъ явленіе исключительное. Письма его точно писаны огнемъ и дышать, до сихъ поръ, какой-то восторженной жизненностью. Въ первыхъ онъ боготворить Москву, въ послъднихъ писанныхъ уже изъ Парижа ее же презираетъ столь же неудержимо и страстно. Но кому достается въ этихъ письмахъ, такъ это Кутузову, воеводъ Михайлъ или еще иначе безсмертному князю Михайлъ иже въ Казанской.

<sup>«</sup>О славномъ мужъ семъ нельзя сказать иного,

<sup>«</sup>Сявпое счастіе напало на кривого!»

Ростопчинъ былъ ярымъ противникомъ заграничнаго похода въ 1813 и 1814 годахъ и едва ли онъ въ этомъ случат ошибался. Для Россіи это былъ не выгодный походъ. Въ 1814 году онъ пишетъ:

«Дай Богъ, чтобы нашъ государь, облагодътельствовавшій Европу и цълый свъть, поскорье возвратился на Русь и прекратиль не ночной, а дневной разбой. Нынъ тотъ, кто не крадетъ, почитается дуракомъ».

Получивъ извъстіе о смерти Барклая-де-Толли, Ростопчинъ пишеть:

«Я увъренъ, что другой до Бородина арміи бы не довель: вышелъ на верхъ почестей, бывъ безгласнымъ человъкомъ, и кончилъ жизнь, какъ многострадальный Іовъ, а Михайло Кутузовъ въ Казанской отдыхаетъ на спинъ, ползавъ весь свой въкъ на брюхъ».

По поводу миссіи Горчакова въ Парижѣ и Лондонѣ, Ростопчинъ пишетъ изъ Парижа Закревскому:

«Горчаковъ вралъ здёсь пять недёль и поёхалъ врать по разнымъ нёмецкимъ дворамъ. При отъёздё выпросилъ у короля аудіенцію, дабы спросить: не изволите ли чего приказать государю. Жаль что его выпустили за границу. Сказывають, что Витгенштейна онъ довелъ въ Лондонё до отчаянія, не давая ему сказать ни единаго слова, и Цицеронъ военной коллегіи замазалъ ротъ спасителю Петрова града».

Грустью и той же безпощадной ироніей дышеть его посл'яднее письмо къ Закревскому:

«Хотя я въбхалъ въ Москву и не въ понедъльникъ, но несчастливо и всё неудовольствія въ три місяца не прибавили моей любви къ сей огромной и пустой во всёхъ отношеніяхъ столиців. Она весьма занята, ибо кромів вічныхъ ен правъ бранить начальниковъ и просвященнаго, очень заботится возвращеніемъ князя Волконскаго и разбираетъ тарифъ. Я уже встрітился съ одной забытой смертью старухой, которая осудила Канкрина въ Сибирь за то, что цівна прибавлена на мускатный оріхъ, безъ коего она жить не можетъ. Должно сказать по истинів, что здівсь народу много, а людей мало. Прощайте; поживайте, гдів судьба приведетъ, и сносите погоду, труды, скуку и родъ человівческій, отъ коего и ему самому нівть спасенія».

Литературная извъстность Дениса Давыдова <sup>1</sup>), конечно, исключаетъ всякую возможность удивляться красотъ его писемъ и сомнъваться въ ихъ неоспоримомъ остроуміи. Тъмъ не менъе общій ихъ

<sup>1)</sup> Денисъ Давыдовъ родился 1784 г., умеръ въ 1839 г. Мальчикомъ его видълъ Суворовъ, проъзжавшій черевъ иміне ихъ отца, и въ шутку сказалъ, что шустрый мальчикъ одержитъ три побъды. Пророчество это буквально не сбылось, побъдъ большихъ Давыдовъ, какъ некомандовавшій отдільными отрядами, не одерживаль, но въ Отечественную войну и въ войну 1813 года много способствовалъ одержанію побъдъ Кутузовымъ и Барклаемъ-де-Толли.

характеръ просительный. Въчно о чемъ-либо для себя или для своихъ близкихъ проситъ знаменитый партизанъ. Характерно и исторически интересно только одно письмо, относящееся до исторіи столкновенія Паскевича съ Ермоловымъ, котораго Давыдовъ титуловалъ «проконсуломъ» и въ которомъ Денисъ Давыдовъ смъло становится на сторону обиженнаго проконсула и пишетъ:

«Не знаю, кто посовътываль послать въ Грузію Паскевича съ такою огромною довъренностью, но тоть, кто это сдълаль, плохой слуга царю, онъ отъ вражды къ Ермолову пожертвоваль пользою отечества и славою царя».

Въ числъ различныхъ ходатайствъ о себъ любопытна переписка Давыдова о разръшении напечатать опыть о партизанахъ, котораго почему-то не давалъ Волконскій. Когда же книга была напечатана, то Закревскій нашель въ ней нъкоторыя ръзкости и до того напугалъ автора, что тотъ пишеть ему:

«Останови подавать экземпляры царю и Волконскому назначенные, также и другіе (кром'в твоего и проконсульскаго) и ув'вдомь, что нужно перем'внить. Я въ осторожность остановиль переплетеніе до твоего отв'єта. Странно было бы получить отставку оть военной службы за военное сочиненіе».

Въ числъ такихъ же просьбъ, характерно для самого Давыдова требованіе во что бы то ни стало сохранить ему право носить усы, которые имъли тогда одни гусары. По этому поводу, назначенный командовать драгунами, Давыдовъ называеть ихъ прес мыкающимся войскомъ и страшно скорбить о своемъ прежнемъ легкомъ войскъ гусаровъ. Къ 1820 году относится также просьба Давыдова отпустить его въ отставку и уволить изъ тисковъ должности начальника штаба дивизіи, такъ какъ по его мнѣнію и эту должность, состоявщую въ томъ, чтобы на глупыхъ бумагахъ писать «къ свъдънію», «справиться тамъ-то» и «предписать и донести о томъ-то» можетъ исполнять каждый прапорщикъ въ сто разъ меня глупъе». Просьба буйнаго партизана была у важена и онъ уъхалъ тогда въ деревню.

«Наконецъ я свободенъ, —пишетъ Давыдовъ въ восторгъ, —учебный шагъ, ружейные пріемы, стойка, размъръ пуговицъ, изгоняются изъ головы моей! Шварцы, Мартыновы, Гурки и Нейгарты торжествуйте! Я не срамлю ваше сословіе. Слава Богу я свободенъ. Едва не задохся, а теперь на чистомъ воздухъ».

Впослъдствіи Давыдовъ вновь поступиль на службу, быль въ кампаніи Персидской подъ начальствомъ Ермолова и остался, какъ всегда, недоволень получеными наградами, и затъмъ участвовалъ въ кампаніи 1831 года противъ польскихъ мятежниковъ, и затъмъ умеръ въ 1839 г., на 53-мъ году жизни, неуспъвъ исполнить крайне обрадовавшаго его назначенія перевести прахъ Багратіона къ Бордину, ко времени открытія тамъ памятника.

Истиннымъ спартанскимъ духомъ въеть за то отъ писемъ «яраго» Сабанъева 1). Въроятно это былъ генералъ, съ которымъ было тяжело служить, но зато о честности и душевномъ благородствъ котораго нельзя имъть двухъ понятій, прочтя его письма, полные всегда высокой правды и достоинства. Сабанъевъ почему-то постоянно считалъ себя въ опалъ и подовръвалъ личное нерасположеніе къ себъ государя. Тъмъ не менье, посль окончанія заграничнаго похода, онъ, чувствуя необходимость радикально полечиться «оть последствій стараго распутства», просить у государя въ долгъ 20 тысячъ рублей, и получаетъ, въ видъ единовременнаго пособія, тридцать тысячь, сумма, которая и составляла впослёдствіи все его достояніе. Подобно всёмъ тогдашнимъ русскимъ генераламъ, онъ былъ страшный врагь шагистики и формалистики. И такъ какъ онъ видимо не скрывалъ своихъ мыслей, то и немилость къ нему была довольно объяснима. Особенно характерны и ръзки его письма, относившіяся до провіантской части. Сама мудрость, далеко еще не устаръвшая и для нашего времени, водила въ этихъ письмахъ перомъ маститаго ветерана. Вотъ хотя бы эта выписка, которая не единственная и не самая ръзкая изъ помъщенныхъ въ «Сборникъ»:

«Спрашиваешь меня весело ли я живу? Какія веселости для человъка уничтоженнаго, заслужившаго невинно гнъвъ государя? Признаюсь тебъ, какъ старому пріятелю и сослуживцу моему, что видимое нерасположеніе ко мнъ царя укрощаеть въкъ мой, но никакъ не перемънить правилъ моихъ. Я готовъ умереть на службъ изъ обязанности быть полезнымъ отечеству и признательности къ прежнимъ милостямъ государя. Никогда не буду угождать его величеству со вредомъ для него, никогда не буду льстить ему и обманывать изъ собственной корысти, какъ другіе».

Далъе онъ пишетъ о приказаніи въ егерскихъ полкахъ передълать средствами полковъ котлы и патронные ящики.

«Знаешь ли, мой любезный, что это будеть стоить каждому?—
Не менёе шести тысячь. Никто не въ состояніи дёлать издержекъ столь значительныхъ изъ своего кармана, каковыя безпрестанно требуются отъ полковыхъ командировъ. Все падеть на бёднаго солдата и самой казны. Долго ли правительство будеть себя обманывать и давать поводъ къ привилегированному воровству? Мнё кажется до сихъ поръ вся сія зловредная система основывалась единственно на словъ: благоразумная позволительная экономія. Мечта неопытности! Не угодно ли государю узнать покороче, какіе способы употребляются къ пріобрётенію сей мнимой

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Иванъ Васильевичъ Сабанъевъ, корпусный командиръ. Родился въ 1772 г., умеръ въ 1829 году. Начальное воспитание получилъ въ Московскомъ университетъ.

экономіи? Жители уступають провіанть, полковые командиры покупають деревни и пр. Все это правда, но не всегда и везді. Деревни оть провіанта купить нельзя. Есть и кром'є того множество источниковь, но всіє они суть ничто иное, какъ наглое воровство и ужаснівшее притісненіе».

Истиннымъ комизмомъ дышетъ также отчаянное письмо Сабанѣева Закревскому по поводу слуховъ о назначеніи его военнымъ министромъ.

«Господи, Боже мой. Мий право жить не долго, — пишеть Сабанбевъ, — и если кому-нибудь нужно мое мъсто, то пусть опредълять меня, куда хотять, только не въ министры. Мий ли гришному старому инвалиду фигурировать на узорчатомъ паркетъ? Какую пользу принесу я, занявъ этотъ пость? >

Закревскій, конечно, поспішиль его разувірить вы основательности этого слуха:

«Благодарю, любезный другь, за успокоеніе, относительно назначенія меня военнымъ министромъ. Я отъ этого проклятаго слуха покоя лишился. Готовъ служить Богу и государю, покуда силы позволяють, но служить тамъ, гдё могу употреблять способности мои съ пользою».

Къ этому времени здоровье Сабанъева стало хиръть и ветеранъ началъ постоянно отпрашиваться за границу на воды съ сохраненіемъ содержанія, въ которомъ нуждался. По этому поводу въ письмъ 1824 года онъ высчитываетъ Закревскому, что своими распоряженіями по корпусу сохранилъ казнъ болъе 2<sup>1</sup>/2 милліоновъ. «Заплатилъ царю за его милости ко мнъ»,—добавляеть онъ, видимо намекая на полученныя нъкогда въ подарокъ тридцать тысячъ.

Приписка эта заставляеть невольно остановиться еще на одной и карактерной черть времени. Всь лица, поименованные мною въ этой статьъ, неисключая и Воронцова, почти постоянно нуждались въ деньгахъ и часто просили государя о вспомоществованіи. Такъ Волконскій получиль пятьдесять тысячь, Сабанвевь — тридцать, Закревскій неоднократно получаль денежныя выдачи крупными суммами и, наконецъ, Воронцовъ, въ 1818 году, также затвяль разговоръ о выдачи ему генералъ-адъютантскихъ денегъ, по особому назначенію государя. Последняя просьба удивила Ермолова и послужила темой довольно обширной переписки, причемъ Ермоловъ и Закревскій не скрывали своего удивленія, что такой богатый человъкъ, какъ Воронцовъ, прибъгаетъ къ тому же средству, какъ и они гръшные. Впрочемъ, Ермоловъ хотя и заботился о содержаніи своемъ и о пенсіи при отставкъ, въ виду своего нелегальнаго семейства и бъдности родового имущества, никогда непросиль себъ пособій. Даже напротивь, уволенный съ Кавказа и получивъ, по предложенію Дибича, пять тысячь рублей столовыхъ

денегь, не въ примъръ прочимъ, Ермоловъ отказался отъ нихъ слъдующимъ крайне характернымъ письмомъ:

«Исполненный вёрноподданическихъ чувствъ признательности принялъ я прежнюю милость государя, которою опредълено митъ жалованье по чину и столовыя деньги по званію корпуснаго командира. Милость сія, оказываемая другимъ въ однихъ со мною чинахъ, въ одинаковомъ положеніи, — столько по образу жизни моей велика для меня, что всякій другой даръ содълывается излишнимъ. Но не осмъливаюсь уклониться новой награды, дабы не умножить неблаговоленія его императорскаго величества, которое имъю несчастіе явно носить на себъ, я, пріемля оную, буду чувствовать обязанностью щедроту монарха употребить достойнымъ образомъ, ничего не отвращая въ пользу свою».

Закревскому же онъ писалъ при этомъ:

«Угадываю, что непріятели и самую милость государя будуть умѣть истолковать во вредъ мнѣ. Скажуть, что мнѣ заплачено за удаленіе изъ службы и обнаруженіе негоднымъ. И по истинѣ такова наружность сей награды!»

Къ этому же разряду финансовыхъ нравовъ лицъ нашего очерка не худо добавить, что во все время нахожденія корпуса Воронцова въ Парижѣ, а также иной разъ и черезъ посредство князя Волконскаго, Закревскій употреблялъ фельдъегерей, для исполненія своихъ и своей жены многочисленныхъ порученій. Какъ-то, однажды, Воронцовъ по этому поводу замѣтилъ, что не хорошо употреблять фельдъегерей для такихъ порученій, такъ какъ если это дѣлаетъ начальство, то и младшіе чины также слѣдуютъ ихъ примѣру и наносятъ тѣмъ ущербъ таможнѣ. Но о послѣднемъ ущербъ весьма мало заботятся всѣ эти господа, кромѣ, на этотъ разъ, Воронцова.

У П. М. Волконскаго, случился дъйствительный курьезъ съ таможней, арестовавшей его старые эполеты и мундиры, къ слову сказать, Богъ знаеть для чего отправленные въ Россію. По этому поводу Волконскій, жалуясь на разстройство своихъ личныхъ дълъ, говоритъ Закревскому:

«На деньги считаль въ С.-Петербургѣ и изъ тѣхъ еще по милости Обрѣзкова, котораго, пожалуйста, отъ меня поблагодарите, какъ увидите, за удивительную исправность его таможенныхъ надо мною только, а не надъ жидами, которые провозять на милліоны безъ пошлинъ, а съ меня за то, что некуда намъ класть лишнихъ вещей старыхъ, которыхъ отослаль въ Петербургъ, какъ-то старые: мундиры, эполеты и аксельбанты, заставили меня заплатить вдвое того, что они новые стоили. Не повърите, какъ меня сіе взбъсило и, признаюсь, лучше бы Григорій ихъ вовсе уступилъ таможеннымъ, нежели платить такую цъну, напрасно и Плаксинъ отсы-

лалъ посылку сію въ таможню. Теперь уже здёсь буду раздаривать старыя вещи, чёмъ туда посылать».

Въ перепискъ Воронцова съ Закревскимъ мы находимъ предложение послъдняго:

«Посылки съ курьерами, посылаемыя на мое имя, подписывайте мъсячными рапортами, которые получать буду върно и ни съ какой таможней имъть дъла не буду».

Воронцовъ такъ и думалъ дълать, но тъмъ не менъе его полуанглійское сердце все же негодовало на такую мизерную распущенность русскихъ сановниковъ.

«Письма твои всё разосланы по надписямъ: помада и духи куплены и при семъ посылаются подъ видомъ мёсячныхъ рапортовъ, но не знаю повёрять ли въ таможнё?»—отвёчаетъ онъ иронически Закревскому.

На замъчание Воронцова объ офицерахъ, слъдующихъ въ отправлени посылокъ примъру начальства, Закревский отвъчаеть также весьма характерно:

«Мои посылки не могуть обременять фельдъегерей. Напротивъ, офицеры вашего штаба болъе посылають нежели слъдующіе ко мнъ. За моими посылками фельдъегери не опаздывають ъздою, а если который медленно ъдеть, то всегда мною будеть наказанъ. Но мнъ прискорбно, что вы меня въ посылкахъ сравниваете со своими офицерами, тогда какъ всякій фельдъегерь, ему отъ меня приказанное, исполнить съ охотой. Но офицерамъ вашимъ умъриться въ отправленіи посылокъ можно и приказать».

На этомъ маленькомъ примърѣ мы видимъ воочію присвоеніе спеціальнаго русскаго мнѣнія каждаго изъ насъ, власть имѣющихъ и власть не имѣющихъ, что законъ существуетъ не для насъ, но только для ниже насъ стоящихъ. Воронцовъ, какъ воспитанникъ англійскихъ школъ, однако, думалъ иначе и, въ отвѣтъ на это замѣчаніе Закревскаго, отвѣчаетъ ему:

«За совъть, приказать офицерамъ менъе посылать, я тебъ весьма благодаренъ, но такъ какъ я сего имъ не позволялъ, то и противнаго имъ приказать не могу, все что могу сдълать, это приказать, чтобы въ спискъ изъ дежурства никакихъ посылокъ не вписывать, (т. е. и Закревскаго посылокъ), а ежели они будутъ посылать съ согласія фельдъегерей и на рискъ, то я этого знать не могу и не хочу знать. Ты видишь по сему, что я тебя никогда не сравнивалъ съ офицерами, посылки коихъ мнъ совершенно чужды, (а твои нътъ), но признаюсь, что былъ бы душевно радъ, чтобы вся контрабанда, чъя бы она не была, была на таможнъ конфискована и чтобы люди знатные не давали фельдъегерямъ примъра того самаго, за что ихъ послъ наказываютъ».

На этомъ я закончу интересныя выписки изъ имъющихся у меня

матеріаловъ, сообщивъ читателю, что въ числѣ нецитованнаго осталось еще очень и очень много интереснаго, особенно въ письмахъ Дениса Давыдова, Сабанѣева и Ермолова.

### VI.

Внимательный и благосклонный читатель этихъ бъглыхъ набросковъ, точно также какъ и не внимательный и не благосклонный, конечно по этимъ наброскамъ не будетъ въ состояніи составить себъ достаточное представление объ умственномъ и нравственномъ уровнъ дъятелей той знаменательной эпохи нашего въка, когда дъйствовали еще на высокихъ постахъ дъятели многочисленныхъ войнъ, начала царствованія императора Александра Перваго. Для этого, сообщенные нами автобіографическіе отрывки крайне незначительны и односторонни. Но и этихъ выписокъ достаточно, чтобы безпристрастный судья эпохи могь бы признать, что послё смерти Александра Павловича въ распоряжение его наслъдника остались люди не дюжинные. Выбившись изъ бъдныхъ и не бъдныхъ семей на высокіе посты правительственной службы, они одолжены были своимъ успъхамъ или боевымъ, крайне опаснымъ и многочисленнымъ подвигамъ, или замъчательному характеру и уму. Эта эпоха еще слишкомъ близка къ намъ, матеріаловъ въ родъ нами цитованнаго еще мало для большей и полной картины всей эпохи въ ен цъломъ, но и по этому матеріалу можно сказать, что эти люди, не выключая изъ ихъ числа даже Аракчеева, отличались ръдкими административными талантами и были въ то же время люди чистокровно русскіе. Замічательно при этомъ, что всії они, и Воронцовъ, и Ермоловъ, и Закревскій, и Паскевичъ, и Сабанъевъ, и всв непосредственно ниже ихъ стоящіе, съ замъчательнымъ единодушјемъ раздъляли мнѣніе, восторжествовавшее только въ прекрасное царствованіе Александра II, что въ шагистикъ, ружьистикъ и въ формальной красотъ строя, вовсе не заключается сила арміи, какъ то полагали німпы и съ ихъ голоса имівль несчастіе полагать и новый императорь, горько заплатившій за эту роковую ошибку противъ народнаго духа въ 1855-мъ году.

Не можемъ мы также не видъть, что изъ Закревскаго вышелъ бы образцовый военный министръ, соединявшій въ себъ, по словамъ Давыдова, «русскій патріотическій и живой духъ съ нъмецкою акуратностью и съ англійскою стойкостью». Что, конечно, какъ министръ иностранныхъ дълъ, хитрый, тонкій и высокообразованный Воронцовъ, былъ бы конечно великъ на посту графа Нессельроде, т. е. по всему въроятію того «кривляки», котораго такъ зло осмъивалъ Волконскій въ своихъ письмахъ къ Закревскому за ограниченность и скупость. Изъ Паскевича дъйствительно вышелъ превосходный «проконсулъ» западной окраины, которую онъ же побъдилъ и по-

тому можеть быть это дицо наиболье счастливо помъстило свое честолюбіе, но, конечно, русскіе войска подъ предводительствомъ Ермолова могли ли сдёлать чудеса и въ кампанію 1853-56 годовъ, такъ какъ Ермоловъ пережилъ эту эпоху. Точно также какихъ генераловъ имъло бы правительство въ лицъ пылкаго кавалериста Давыдова и благороднаго Сабанъева! Но эти послъдніе умерли рано, зато по ихъ рекомендаціи можно было выбрать лучшихъ для нихъ наслёдниковъ, нежели нёмцы Лидерсы, Сакены, Реады, Ридигеры, Липранди, и тому подобные. Конечно, Воронцовъ оставиль глубокій следь въ русской исторіи отличной организаціей Новороссійскаго края, конечно, и Закревскій быль строгій Московскій генераль-губернаторь послі 17-ти літней ссылки въ деревнъ, но эти службы были все же ниже той, которую они могли бы сослужить родинъ и государю по тъмъ способностямъ и онытамъ, которыми обладали. И вотъ это-то обстоятельство заставляеть глубоко сокрушаться историка этихъ временъ при ближайшемъ знакомствъ съ дарованіями этихъ лицъ по ихъ личной перепискъ, передававшейся, къ слову сказать, оказіями или черезъ посредство главнаго перелюстратора Булгакова. Вообще можно даже по силъ этой переписки въ началъ двадпатыхъ годовъ, бдительной, живой, откровенной и страстной, мъстами напоминающей передовыя статьи независимыхъ газетъ, которыхъ въ то время въ Россіи не было, и постепенно замиравшей, въ банальностяхъ и домашнихъ пустякахъ, въ срединъ сороковыхъ годовъ, ясно судить о мертвящемъ значеніи эпохи, о томъ, что ничто русское, ничто дъйствительно образованное, честное и преданное монарху на манеръ Сабанъевской преданности, не могло имъть голоса, когда дъло нъмецкаго порабощенія Россіи дошло до развинчиванія ружей, для полученія на ненавистныхъ русскимъ военноначальникамъ парадахъ превосходнаго темпа. Связанную и заморенную благоразумной экономіей армію, за которой скрывалось самое вопіющее и жестокосердное воровство, вели на убой потомки бездарнаго Дибича и Бенкендорфа, не знавшаго по-русски, такъ же какъ не зналъ по-русски и Нессельроде, и привели всю слепую и безгласную тогда Россію и ея царя къ позорищу парижскаго мира! Съ къмъ же? Съ Наполеономъ Третьимъ! Едва ли гдъ-либо и когда-либо, мы найдемъ историческій урокъ такой силы и такого непререкаемаго значенія, какъ въ этомъ сдучав. Невежество убило націю. опозорило ее, и умертвило, съ тоскою и отчанніемъ въ сердить, одного изъ лучшихъ, одного изъ благороднъйшихъ по побужденіямъ своимъ монарховъ! Вотъ почему такая страшная вещь въ исторіи человъчества, рабство незнанія и торжество невъжества! Въ частности можно сказать, что всё эти деятели, столь молодые, столь смълые, умные и блестящіе, которыхъ вызвало къ исторической жизни парствование императора Александра I, исчезли затъмъ, доживъ даже до глубокой старости, какъ дожили до нея Закревскій, Волконскій, Паскевичъ и Воронцовъ, безслъдно. Послъ нихъ не осталось потомства, ни въ прямомъ, ни въ переносномъ смыслахъ. Они умерли исторически одинокими, въроятно скрывая въ душъ глубокое горе и предчувствіе грядущихъ событій. Ихъ же прямое потомство было ничтожно и не оставило слъдовъ въ дальнъйшей исторіи Россіи.

в. к. п.





# ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖАНРЪ НА ВЫСТАВКАХЪ 1891 ГОДА.

СТОРИЧЕСКІЙ жанръ составляль всегда, на всёхъ нашихъ выставкахъ, за весьма рёдкими исключеніями, самое слабое мёсто. Только въ послёдніе 10—15 лётъ нёкоторые изъ крупнёйшихъ нашихъ художниковъ,—напр. И. Е. Рёпинъ, К. Е. Маковскій, Н. В. Невревъ, В. И. Суриковъ и отчасти даже Н. Н. Ге—стали мало-по-малу вносить нёкоторую жизнь и правду въ ту академическую фальшь

и условную безсмыслицу, которыя до того времени всёми благодушно принимались за историческій жанръ. Мало-по-малу исторические дъятели стали являться на картинахъ не писанными красавцами, не полубогами, а обыкновенными смертными; положенія и позы, въ которыя ихъ ставилъ художникъ, не всегда оказывались красивыми и граціозными; даже платье на нихъ стали писать не всегда новымъ и сшитымъ съ иголочки. Съ другой стороны и самая историческая наука, и самое изученіе нашей бытовой старины, за последніе 15-20 леть, подвинулись на столько впередь, что художники увидъли себя вынужденными руководствоваться въ изображеніи бытовой обстановки своихъ картинъ не гардеробомъ и бутафоріей театра, а д'яйствительными сокровищами нашихъ богатъйшихъ музеевъ. Въ нашемъ историческомъ жанръ, на нашихъ глазахъ, совершился даже такой ръзкій повороть, что возвращеніе къ «доброму старому времени» казалось невозможнымъ. Судя по последнимъ, наиболее крупнымъ историческимъ картинамъ, можно было даже опасаться того, что историческій жанрь до излишества подчинится реализму новъйшей русской школы живописи, до нъкоторой степени въ ущербъ установившимся у насъ представле-

ніямь о старинь... Вместь съ темь, можно было предполагать, что Карамзинъ, давно уже отжившій свой въкъ, какъ историкъ, не будеть уже болбе служить единственнымъ и исключительнымъ источникомъ вдохновенія для нашихъ художниковъ, пишущихъ историческія картины. Однакоже нынёшняя академическая выставка убъдила насъ въ томъ, что наша Академія Художествъ не шагнула впередъ въ историческомъ жанръ, что ея профессоры «исторической живописи» пребывають въ весьма наивномъ невъденіи источниковъ нашей исторіи и вовсе не признають нужнымъ для историческихъ картинъ ни изучение эпохи, ни изучение бытовой стороны того въка, изъ событій котораго они почерпають сюжеты своихъ картинъ. Въ этомъ какъ нельзя лучше убъдила насъ картина профессора исторической живописи В. П. Верещагина, «Защитники Троице-Сергіевой лавры», явившаяся однимъ изъ выдающихся произвеленій академической выставки нынъшняго года. Эта огромивитая картина начиная съ ея названія, помъщеннаго въ каталогъ, и кончая всъми подробностями бытовой обстановки — поражаетъ своею невърностью и несоотвътствіемъ съ дъйствительностью начала XVII въка, къ которому относится эпизодъ славной защиты Троицкой обители противъ полчищъ Сапъти и Лисовскаго. Говоримъ: начиная съ названія, потому что въ началъ XVII въка и гораздо позже Троицкая обитель не была вовсе лаврою, какъ нынъ, и во всъхъ современныхъ актахъ называется просто Троицкимъ монастыремъ или домомъ св. Сергія, а потому никакъ не можетъ быть названа лаврою. Переходя отъ этой мелочной, но не маловажной подробности къ общему замыслу картины профессора Верещагина, мы въ ней опять, съ перваго же шага, натыкаемся на полное незнаніе самыхъ существенныхъ сторонъ того историческаго эпизода, который послужилъ темою для картины почтеннаго профессора. Авторъ картины, очевидно, смотрить на дёло защиты Троицкаго монастыря только съ той казовой и красивой стороны, которую, конечно, не трудно отыскать въ этомъ эпизодъ геройской обороны монастыря горстью людей противъ 30,000 войска. Эпизодъ богать красками; но рядомъ съ красками яркими, пріятно поражающими насъ своимъ блескомъ и переливами, въ этомъ эпизодъ есть и весьма мрачныя, весьма непривлекательныя стороны-есть страшная действительность, сохраненная намъ современными актами, и, очевидно, неизвъстная г. профессору Верещагину. Такъ, напр., мы знаемъ, что Троицкая обитель, во все время осады, гораздо болъе страдала отъ недостатка въ събстныхъ припасахъ, въ топливъ, въ соли, въ чистой проточной водъ, нежели отъ враговъ, осаждавшихъ обитель. Геройство защитниковъ обители, при этомъ, гораздо болъе проявлялось въ томъ мужествъ, съ которымъ они переносили всевозможныя лишенія, тесноту и бользни, нежели въ редкихъ и большею

частью вынужденныхъ стычкахъ съ непріятелемъ, вообще говоря, очень осторожнымъ. Лишенія, теснота и болевни, переносимыя защитниками обители, были на столько велики, что почти всъ «сидъльцы дома св. Сергія» перебольли въ теченіе осады по ньскольку разъ, а смертность между ними была такъ велика, что почти каждый день уносиль нёсколько жертвъ; особенно много умирало народа отъ цынги и полнаго истощенія силь. Сравнительно съ цифрою умиравшихъ отъ бользней, цифра убитыхъ на ствнахъ обители во время трехъ приступовъ и несколькихъ вылазокъ - была совершенно ничтожна... Добавимъ къ этому, что при лишеніяхъ, при тесноть, при страшно-свирынствовавшихъ бользняхъ, при постоянныхъ страданіяхъ отъ холода-настроеніе защитниковъ Троицкой обители не всегда было молитвенное и елейное. Несогласія, ссоры и драки были явленіемъ весьма обычнымъ между нисшими слоями населенія обители; въ то же время, въ средъ иноковъ, воеводъ, старшихъ и начальныхъ людей - шли перекоры, споры, интриги. Настоятелю и воеводамъ безпрестанно приходилось разбирать жалобы, наказывать виновныхь, возставать противъ насилія и разврата, которому много способствовало значительное преобладаніе женскаго элемента въ средъ защитниковъ Троицкой обители. Само-собою разумбется, что при вышеуказанных условіяхь и при весьма большомъ скопленіи народа на тёсномъ пространств'ь, ограниченномъ каменною оградою обители, и грязь, и нечистота, и лохмотья -- были самымъ обычнымъ и естественнымъ явленіемъ въ общемъ обиходъ Троицкой осады. И мужчины, и женщины были одъты и обуты во что попало; пару сапогъ едва-ли можно было найти одну на десять человъкъ, да и лапти, въроятно, не у всъхъ были подъ руками. О какомъ-нибудь воинскомъ строб, о дисциплинъ и порядкъ при отражении непріятельскихъ приступовъ, или при вылазкахъ, конечно, не могло быть и помина, тъмъ болъе, что только половина защитниковъ обители состояла изъ нъсколькихъ соть стрельцовъ, а остальные были простые монахи и крестьяне, взятые прямо оть сохи и никогда не владъвшіе оружіемъ. По свидетельству Авраамія Палицына, который очень художественно обрисовываеть намь некоторые, выдающеся типы защитниковъ обители, это, большею частью, были совершенные «простецы», расчитывавшіе исключительно на личное мужество и физическую силу, но неимъвшіе ни мальйшаго понятія о воинскомъ искусствъ. Замътимъ здъсь же кстати, что и вылазки изъ ствнъ обители дълались не зря, не ради воинской славы и лавровъ, а съ гораздо болъе скромными и болъе опредъленными цълями. Иногда къ вылазкъ вынуждала необходимость добыть топлива — и партія защитниковъ возвращалась въ обитель съ возами и вязанками дровъ; иногда въ обители не хватало мяса, и троицкіе силъльцы выходили изъ обители, чтобы отбить у непріятеля или добыть у сосъдняго населенія нъсколько штукъ скота. Наконець, иногда вылазки и нападенія на непріятельскій станъ дълались съ цълью прямо-военной рекогносцировки — для того, чтобы добыть языка, взглянуть на осадныя работы непріятеля и разрушить его подступы и подкопы. Съ каждой изъ подобныхъ вылазокъ сидъльцы возвращались конечно пыльные и грязные, оборванные, окровавленные, нагруженные всякимъ добромъ и припасами и своими убитыми и ранеными... Населеніе обители, конечно, привътливо и радостно встръчало возвращавшихся съ вылазки сидъльцевъ, но вылазки не составляли явленія необычайнаго, а потому и возвращеніе съ вылазки не могло вызывать большого волненія во всемъ населеніи обители, и тъмъ болье не могло поднимать на ноги всего начальства духовнаго и свътскаго... Русскій человъкъ, вообще говоря, не любить парадовъ и къ подвигамъ своимъ относится скромно, застънчиво.

Что же мы видимъ на картинъ профессора Верешагина? На весьма обширной (и никогда не существовавшей) площади, между соборомъ и воротами Троицкой обители, происходить какой-то парадъ, который долженъ изображать возвращение «защитниковъ лавры» съ выдазки. Туть и красивыя позы, и отличныя, почти богатыя одежды, и блестящіе досивхи, и развъвающіяся знамена. Вотъ двъ группы людей, несущія убитаго и раненаго. Какъ осторожно и какъ красиво они это делаютъ! А вотъ одинъ изъ возвратившихся съ вылазки стоитъ и крестится на храмъ: онъ одътъ безукоризненно; волосы его, кажется, даже завиты; изъ всёхъ позъ, какія можеть принять молящійся русскій человікь, онь избраль самую красивую и самую академическую. Воть рядомъ другая группа: одному изъ вернувшихся съ вылазки даютъ напиться, и онъ жадно пьетъ, присъвъ на что-то... Ни утомленія не видно въ немъ, ни безпорядка въ его одеждъ и вооружении. А вотъ бъжитъ какой-то довольно большой мальчикъ, почему-то въ одной рубахъ, безъ штановъ, хотя вообще въ русскомъ народъ такъ не принято водить мальчишекъ старше 4-5 лътъ. Зачемъ обжить онъ и куда? - это неизвъстно зрителю, который сразу понимаеть только то, что этоть голоногій мальчикь быль нужень художнику, чтобы занять пустое мъсто въ картинъ. Съ тою же цълью посажены слъва, на первомъ планъ, какія-то женщины, подъ навъсомъ, около соборнаго крыльца; сидять онъ, никому ненужныя, совершенно безучастныя, какъ будто случайно попавшія въ картину!... Далъе-ужъ совсъмъ какъ на плацу губернскаго города во время воскреснаго развода мъстныхъ войскъ, какіе-то воеводы, надъ которыми развъваются знамена, важно и торжественно встръчаютъ вернувшихся съ вылазки сидъльцевъ, которые правильнымъ строемъ дефилирують мимо нихъ. Вонъ, въ изумительномъ порядкъ, безъ всякой давки и тъсноты, сидъльцы подходять ко кресту и иконамъ,

которые вынесены къ собору духовными властями. Вонъ, вдали, направо, красиво обернувшись и красиво вытянувъ руку съ булавою (или съ шестоперомъ?), какой-то начальный человъкъ, на конъ и въ полной формъ, т. е. въ шеломъ и латахъ, отдаетъ какія-то приказанія... А вотъ и цълая группа плънныхъ 1), въ пестрыхъ польскихъ костюмахъ... Для полноты художественной фальши недостаетъ только музыки и трофеевъ, которые бы торжественно несли къ собору! И нигдъ ни малъйшаго признака безпорядка, грязи, лохмотьевъ, страданій!... Въ стънахъ собора, правда, показаны художникомъ выбоины и трещины отъ ядеръ; ядра, оружіе и коекакіе предметы изъ обихода обители написаны какъ бы разбросанными по землъ; но все это разбросано такъ правильно, съ такимъ разсчетомъ на эфектъ, съ такимъ предвзятымъ намъреніемъ, что на эти аксессуары даже смотръть и жалко, и скучно...

Въ заключение еще одна немаловажная мелочь. Надъ входомъ въ соборъ обители г. Верещагинъ написалъ на своей картинъ очень красивый зонтикъ изъ листоваго желъза, въ родъ тъхъ, которые въ настоящее время часто видимъ надъ входами въ храмы и частныя зданія. Мы не знаемъ такихъ зонтиковъ надъ входами и крыльцами въ нашихъ зданіяхъ и храмахъ, уцълъвшихъ отъ XVII въка. Знаемъ сверхъ того, что листовое желъзо, даже и въ концъ XVII стольтія, составляло въ Москвъ диковинку и ръдкость, вывозимую изъ-за моря черезъ Архангельскъ; а потому и думаемъ, что подобнаго зонтика или навъса надъ входнымъ крыльцомъ собора въ Троицкой обители быть не могло.

По картинъ профессора исторической живописи В. П. Верещагина мы могли судить о томъ, какъ онъ знаетъ и какъ понимаетъ исторію, и какъ способенъ передавать историческіе сюжеты въ живописи. Уже и одного бъглаго взгляда на произведеніе г. профессора было бы достаточно, чтобы составить себъ понятіе о тъхъ ученикахъ, которыхъ онъ можетъ къ историческому жанру подготовить? Но, по особенно счастливой случайности, академическая выставка нынъшняго года дала намъ возможность полюбоваться и произведеніемъ ученика рядомъ съ произведеніемъ учителя... Въ одной изъ залъ академіи стояла весьма эфектная картина молодого художника Карелина, передъ которою публика очень охотно останавливалась, даже восхищалась ею. И немудрено: картина, выражаясь языкомъ художниковъ, написана сочно, ярко,

<sup>1)</sup> Троицкіе сидёльцы не могли приводить съ собою въ обитель много плённыхъ съ выдазокъ, во-первыхъ, потому, что они на выдазки выходили въ маломъ числё; а во-вторыхъ, потому, что каждый лишній ротъ составляль разсчетъ въ стёнахъ обители. Излишнихъ плённыхъ, конечно, избивали на пути къ обители и оставляли изъ нихъ въ живыхъ только тёхъ, кто могъ быть полезенъ, какъ «языкъ»; или же начальныхъ людей, на которыхъ можно было вымънять свою братію, попавшуюся въ плёнъ къ полякамъ.

ловко взята; передъ глазами зрителей мелькаютъ красивыя лица женщинъ, пестрые и золотые кафтаны мужчинъ на картинъ есть оживленіе, движеніе, смълыя сочетанія тъней и свъта. При первомъ взглядъ на эту картину, никто, конечно, не ръшился бы (даже и при весьма основательномъ знаніи русской исторіи) скавать: — что именно изображено на картинъ г. Карелина? Судите сами, по описанію картины. Въ богатомъ теремѣ происходить какая-то свалка. Три человъка, въ костюмахъ Петровскихъ потъшныхъ, вяжуть, скручивая веревками, какихъ-то людей, одътыхъ въ богатые боярскіе кафтаны. На первомъ планъ, слъва, красивая женщина, невъдомо почему разметавъ по плечамъ прекрасные волосы, закинулась на табуреть; она какъ будто кричить и отбивается отъ того насилія, которое собираются и надъ нею чинить тъже «потъшные»... Въ глубинъ, позади этихъ фигуръ, которыя коношатся и возятся на первомъ планъ, видна до половины женщина среднихъ лътъ, въ царскомъ нарядъ и даже въ какой-то западной корон'в съ крестомъ, въ род'в техъ, которыя французские художники изображають на головахъ французскихъ королевъ XIV и XV въковъ. Эта женщина, повидимому, очень недовольна тъмъ, что происходить на ея глазахъ и отчасти напугана. Вотъ и все.

Признаемся откровенно, что, не заглядывая въ каталогъ выставки, мы объяснили себъ картину такъ:—художникъ, въроятно, котълъ изобразить «ряженыхъ въ царскомъ кружалъ». Ряженые въ кружалъ нашумъли, набуянили—и вотъ «потъшные», которые иногда исполняли роль блюстителей порядка, ворвались въ кружало, и вяжутъ расшумъвшуюся компанію... Но каково же было наше удивленіе, когда мы прочли въ каталогъ, что г. Карелинъ выдаетъ свою картину за «Арестъ (?) царевны Софъи!!» Г. Карелинъ! помилосердуйте! Да загляните же въ учебники!... А если вы ихъ не признаете, такъ ужъ повъръте намъ на слово! «Ареста» Софъи и какихъ бы то ни было бурныхъ сценъ по этому поводу въ ея теремъ—никогда въ нашей исторіи не бывало.

Въ сентябръ 1689 г., когда Петръ удалился въ Троицкую обитель и приказалъ туда собраться всъмъ властямъ духовнымъ и свътскимъ, Софья была разомъ покинута всъми. Она осталась одна одинетненька съ своими сестрами, немногими боярынями и служнею. Послъднимъ покинулъ ее князъ В. В. Голицынъ, ея любимецъ, также отправившійся въ обитель по приказу Петра. Шакловитый, котораго Софья задумала укрывать въ своихъ «заднихъ» хоромахъ, былъ истребованъ отъ нея стръльцами и силою отвезенъ къ Троицъ, гдъ его вскоръ судили и казнили. Затъмъ, Софъъ былъ присланъ указъ Петра, по которому она добровольно и безъ всякаго насилія удалилась въ Дъвичій монастырь, гдъ впослъдствіи и постриглась. Но при этомъ удаленіи не было ни потъшныхъ, ни драки въ теремъ Софьи, ни бояръ, которыхъ бы нужно было скручивать ве-

ревками:—не было ни формальнаго ареста, ни повода къ насилію, Впослѣдствіи 1) келья царевны Софьи обратилась въ весьма тѣсное заточеніе; къ ней быль приставленъ военный караулъ и всѣ сношенія царевны съ внѣшнимъ міромъ пресѣчены суровою волею Петра... Но ареста все же никакого не послѣдовало; никто не дрался, никто никого не вязаль!... Откуда же вы взяли, г. Карелинъ, сюжетъ вашей изумительной въ историческомъ смыслѣ картины? Откуда пришло вамъ въ голову, что Софья, при арестѣ, могла быть въ большомъ нарядѣ, да еще съ короною на головъ? Неужели вы вынесли такія знанія древне-русскаго быта изъ академическаго преподаванія? Печально; но иначе и быть не могло: яблоко отъ яблони не далеко падаетъ, и ученикъ оказался вполнѣ достойнымъ своего учителя.

На передвижной выставкъ нынъшняго года было, къ сожалъню, лишь очень небольшое и незначительное произведение Н. В. Неврева, такъ какъ главная картина, которую этотъ почтенный художникъ готовилъ къ выставкъ, не могла быть окончена къ сроку. Но за то однимъ изъ лучшихъ украшеній выставки явилось произведеніе другого, уже весьма извъстнаго, молодого художника, который объщаетъ многое въ будущемъ сдълать въ области историческаго жанра. Мы говоримъ о картинъ Кл. Вас. Лебедева: «Уничтоженіе Новгородскаго въча».

Давно уже не случалось намъ видъть на нашихъ выставкахъ произведенія столь серьезно обдуманнаго и такъ прекрасно, такъ ярко и сильно исполненнаго. Всъ фигуры, выведенныя художникомъ, полны жизни, полны выраженія; всъ группы и положеніяосмысленны; вст историческія подробности взяты прямо изъ живой исторической действительности; всё мельчайшія детали отдёланы съ поразительною тщательностью и переданы съ замъчательнымъ умъньемъ, можно почти сказать-съ виртуозностью. Болъе же всего въ картинъ художника Лебедева поражаетъ то чувство правды и мъры, которое, конечно, существенно необходимо именно въ произведеніяхъ историческаго жанра. Вы смотрите на это «Уничтоженіе Новгородскаго въча и видите передъ собою не сцену, разыгрываемую актерами для зрителя, а настоящій историческій факть, совершающійся просто, въ силу изв'єстнаго закона исторической необходимости-и только! Тъ люди, которыхъ художникъ поставиль передь вами, страдають, мучаются, выносять тяжкія мученія нравственныя — но никто изъ нихъ не ломается, не рисуется своими страданіями, и всё съ величавымъ спокойствіемъ подчиняются тому, что должно случиться... Рядомъ съ ними-другіе люди, заставляющіе страдать эту горсть несчастныхъ, видимо, исполняють только «волю пославшаго»; они не участвують въ своемъ

<sup>1)</sup> Послъ возвращения Петра изъ перваго путешествия за границу.

дёлё душою, а просто исполняють извёстный строгій приказь великокняжескій, не внося въ это исполненіе ни страстности, ни злобы, ни мщенія, ни даже торжества побълителей наль побъжденными и сильныхъ надъ слабыми. Намъ кажется, что, въ данномъ случав, художникъ превосходно угадалъ одну изъ существеннъйшихъ сторонъ русской исторіи и того времени, въ которое многое (и въ особенности захваты Москвы) совершалось именно такъ, какъ онъ изобразилъ... Одна сторона, отжившая свой въкъ, сдълавшая свое дёло, молча, съ полнымъ сознаніемъ своей правоты и достоинства, отступала и уступала свое мъсто другой, болъе сильной, потому что этой сторонъ, несомнънно, принадлежало будущее -- общее будущее всей русской земли!.. Главную часть картины г. Лебедева, ея художественный центръ, составляетъ группа новгородскихъ бояръ, обреченныхъ на высылку изъ Великаго Новгорода; связанные по рукамъ и ногамъ, они сидятъ и полулежатъ на сиъту около Мареы Посадницы, которая сурово и молчаливо присутствуеть при паденіи Новгородскаго величія, при гибели и страданіяхъ своихъ близкихъ и кровныхъ. Ея сердце переполнено горемъ, но не тъмъ, которое изливается слезами, разражается рыданіями, воплями, стонами, а тъмъ, которое обращаетъ человъка въ камень, дълаеть его нечувствительнымъ ко всему, что около него происходитъ. Кругомъ Мареы плачуть и сокрушаются женщины, жены и дочери боярь; передъ нею заковывають въ колодку одного изъ знатнъйшихъ новгородцевь, а Мареа стоить, устремивь взоръ въ пространство и сдвинувъ брови — ни одинъ мускулъ не шевелится въ ея лицъ. Страшное молчаніе, страшное спокойствіе! И никто кругомъ не понимаеть душевнаго состоянія Мароы: -- одинъ только юродивый, который стоить на колъняхъ около боярина, заковываемаго въ колодку, проникъ чуткимъ сердцемъ своимъ въ душу Мароы, и указываеть ей и встмъ ея окружающимъ на небо, какъ бы желая имъ напомнить о Богъ и спасти ихъ отъ ожесточенія и отчаянія. Этоть юродивый и служить чрезвычайно удачнымь связующимь звъномъ между двумя важнъйшими группами картины г. Лебедева. За этими группами начинается уже рядъ лицъ второстепенныхъ и переходъ къ второстепеннымъ группамъ картины, которыя малопо-малу сливаются съ общимъ фономъ толпы, наполняющей Ярославово дворище. Изъ этихъ второстепенныхъ лицъ выдъляются: мощная фигура мрачнаго кузнеца, который заковываеть боярина, тонкая и гибкая фигура хитраго московскаго дьяка, съ грамотой въ рукахъ, толстый и широкій московскій воевода, въ шеломѣ и датахъ съ зерцаломъ, наблюдающій за исполненіемъ великокняжескаго указа, воинъ въ куякъ и стеганномъ доспъхъ, опирающійся на бердышь и съ любопытствомъ наблюдающій все, что кругомъ происходитъ. Въ глубинъ — важная для картины группа московскихъ воиновъ, которые вывозять съ дворища въчевой колоколъ, взваленный на дровни и кръпко къ нимъ привязанный... Эти воины не безъ насмъшки глядять на новгородскихъ именитыхъ людей и купцовъ, которые со слезами провожаютъ колоколъ и кланяются, прощаясь съ нимъ, въ землю. Направо, на второмъ планъ, группа сторонниковъ Москвы, среди которой выдъляется фигура одного изъ нихъ, злорадно улыбающагося, и фигура купцанъмчина, который съ удивленіемъ слъдитъ за всъмъ происходящимъ на дворищъ—обычномъ мъстъ собранія Новгородскаго въча. На заднемъ планъ картины—воины и сърая масса народа; а надъ всъмъ—съдая, угрюмая мгла туманнаго зимняго утра, столь обычная на низменныхъ и болотистыхъ берегахъ Волхова...

Да, картина К. В. Лебедева—это истинная, правдиво и съ любовью написанная страница русской исторіи, глубоко прочувствованная художникомъ и переданная имъ съ замъчательнымъ мастерствомъ. Отъ души желаемъ талантливому художнику успъха и ждемъ отъ него въ будущемъ новыхъ и столь же серьезныхъ произведеній,—ждемъ новыхъ доказательствъ его горячей любви къ дълу изученія родной старины и древне-русскаго быта...

Пепо.





### ГРАФЪ МОЛЬТКЕ

(1800 — 1891 rr.)

ПРБЛЯ 13-го (25-го) настоящаго года скончался генераль-фельдмаршаль графъ Мольтке. Не смотря на преклонный возростъ Мольтке, смерть его была все-таки неожиданностью, такъ какъ въ день кончины фельдмаршалъ, послѣ полудня вслѣдъ за засѣданіемъ въ рейхстагѣ, присутствовалъ еще въ засѣданіи прусской палаты господъ и затѣмъ, придя домой, скончался тихо и безболѣзненно, какъ

тласила телеграмма, отъ паралича сердца. Такой конецъ вполнъ соотвътствуетъ характеру покойнаго и всей его дъятельности — строго-обдуманной, непрерывной и систематичной, какъ самая точная машина.

Вотъ краткія біографическія данныя, касающіяся государственной дъятельности знаменитаго генерала. Гельмутъ-Карлъ-Бернаръ графъ фонъ-Мольтке родился въ Мекленбургъ въ городъ Пархимъ 14-го (26-го) апръля 1800 года, въ старинной дворянской семьъ, извъстной еще въ ХПІ столътіи. Отецъ его Фридрихъ-Филиппъ фонъ-Мольтке служилъ сначала въ прусской арміи, потомъ перевелся въ датскія войска, гдъ и дослужился до чина генералъ-лейтенанта. Сынъ его поступилъ наоборотъ. Двънадцати лътъ онъ былъ помъщенъ въ датскій кадетскій корпусъ, откуда въ 1818 году былъ выпущенъ подпоручикомъ въ одинъ изъ датскихъ полковъ. Какъ бы предвидя свою будущую карьеру, онъ не пожелаль оставаться въ войскахъ второстепеннаго государства и черезъ четыре года исходатайствовалъ себъ переводъ тъмъ же чиномъ въ прусскую армію. Просьба его была принята и онъ былъ опредъленъ въ 8-й прусскій

пъхотный полкъ, гдъ и служилъ безъ всякихъ повышеній въ теченіе десяти л'єть. Посл'єдніе два года онъ слушаль лекціи въ берлинской военной академіи, по окончаніи курса которой быль произведенъ въ поручики и переведенъ въ генеральный штабъ. Такимъ образомъ, начало службы не предвъщало Мольтке въ будущемъ ничего блестящаго. Великія Наполеоновскія войны, во время которых создавались не только полководцы, но даже короли, когда по образному выраженію Наполеона І-го солдаты носили въ своихъ ранцахъ маршальскіе жезлы, пролетьли мимо него, когда онъ быль еще ребенкомъ и юношей, и на 33-мъ году жизни, когда люди, рожденные быть великими полководцами, дълали уже великія дъла, въ эти годы Мольтке былъ только ничтожнымъ поручикомъ, да еще въ такія времена, когда война нигдъ не предвидълась. Двънадцатилътней службой въ подпоручичьемъ чинъ и кончается непосредственное соприкосновеніе Мольтке съ войсками, т. е. со строемъ. Затъмъ, вся остальная служба, т. е. болъе полувъка, посвящена штабной дъятельности.

Въ 1835 году Мольтке отправился въ Турцію уже въ чинъ капитана. Сначала онъ путешествовалъ ради развлеченія и любознательности по Малой Азіи, но въ Константинополъ понравился сераскиру-Мехметь-Хозреву-пашъ, который представиль его султану. Махмудъ II только-что передъ этимъ уничтожилъ янычаръ и быль занять преобразованіемь своей новой армін на европейскій лалъ. По приглашению султана и съ согласи своего правительства, Мольтке поступиль на турецкую службу, въ которой и оставался четыре года. Такъ какъ Мольтке турецкаго языка не зналь, врядь ли онъ и могь въ такой сравнительно короткій срокъ принести особенную пользу турецкой арміи. Тъмъ не менъе нъмецкіе біографы говорять, что онъ не только оказаль большое вліяніе на реформы, но успъль еще въ это время сопровождать султана въ его путеществіяхъ по Болгаріи, руководить фортофикаціонными работами въ Варнъ, Шумлъ, Силистріи и Рущукъ, и участвовать въ войнъ съ египтянами въ 1839 году.

Послѣ смерти султана, Мольтке вернулся въ Пруссію съ хорошими отзывами турецкаго двора и съ репутаціей боевого офицера. Въ 1842 году онъ былъ произведенъ въ маіоры, а въ 1846 назначенъ личнымъ адъютантомъ принца Генриха прусскаго, жившаго въ то время въ Римѣ. Послѣ смерти принца, онъ былъ назначенъ въ штабъ 7-го корпуса, потомъ начальникомъ отдѣленія главнаго генеральнаго штаба и наконецъ начальникомъ штаба 4-го корпуса. Въ 1855 году, съ производствомъ въ генералъ-маіоры, онъ былъ назначенъ состоять при принцѣ Фридрихѣ-Вильгельмѣ (впослѣдствіи императорѣ Фридрихѣ III), а въ 1857 году — начальникомъ генеральнаго штаба. Эта послѣдняя должность имѣла въ Пруссіи особенно важное значеніе. Въ военное время начальникъ генеральнаго штаба долженъ былъ исполнять обязанности начальника полевого штаба при главнокомандующемъ, а въ мирное онъ былъ подчиненъ непосредственно королю и потому обладалъ такой же самостоятельностью, какъ и военный министръ. Дѣятельность начальника генеральнаго штаба была весьма широкая. Въ штабъ сосредоточивалось не только все то, что относится до мобилизаціи и сосредоточенія войскъ, а также развѣдывательная служба по ча-



Графъ Мольтке въ 1890 году.

сти иностранных армій; кром'є того обсуждались вопросы, касавшіеся организаціи и обученія войскъ. Поэтому генералу Мольтке сразу открылась весьма широкая д'ятельность. Не смотря на трудность и сложность работы, онъ, благодаря своимь дарованіямъ, неутомимости и ум'єлому подбору помощниковъ, вполн'є справился съ этой работой и им'єль р'єдкое счастье три раза пров'єрить себя

и собрать плоды своихъ трудовъ на кровавыхъ поляхъ сраженій. Такимъ образомъ, своей неутомимой д'ятельностью онъ вм'єст'є съ военнымъ министромъ фонъ-Роономъ много способствовалъ исполненію плана Бисмарка—объединенія Германіи и ослабленія Австріи и Франціи.

Пробнымъ камнемъ для этихъ трехъ дъятелей минувшаго царствованія Вильгельма II послужила война 1864 года за Шлезвигь-Гольштейнъ. Мольтке въ эту войну состоялъ начальникомъ штаба при главнокомандующемъ принцѣ Фридрихѣ-Карлѣ, особенно выказавшемъ свои военныя способности въ кампанію 1870-71 гг. Въ сравнительно легкую кампанію 1864 года, Мольтке им'єль возможность пополнить некоторые пробылы и уже черезь два года прусская армія удивила всю Европу необыкновенной быстротой мобилизаціи и сосредоточенія на австрійской границь. Въ какихънибудь двъ недъли кампанія была кончена и Австріи быль нанесенъ подъ Садовой тяженый дипломатическій и военный ударъ. Кромъ превосходства прусской мобилизаціи и организаціи надъ австрійской, побъдамъ первыхъ способствовало также и то счастливое обстоятельство, что австрійцы принуждены были вести войну на два фронта, т. е. биться единовременно на съверъ съ пруссаками, и на югъ съ итальянцами. Въ такомъ же положени была въ свое время и Пруссія въ Семилътнюю войну, хотя и имъла во главъ своихъ войскъ геніальнаго полководца Фридриха-Великаго. Война 1866 года была прямымъ последствіемъ кампаніи противъ Ланіи. результатами которой Австрія была недовольна. Съ другой стороны поводы къ войнъ таились въ старинной враждъ Габсбургскаго и Гогенцоллернскаго домовъ за гегемонію въ Германіи. Вёнскій конгрессъ, — по выраженію Мольтке, — создаль такое положеніе, при которомъ война явилась «историческою необходимостью; для объихъ державъ не было мъста; одна изъ двухъ должна была усту-ПИТЬ»...

Такъ разсуждаетъ всякій военачальникъ, стоящій на стражъ интересовъ своего государства; также разсуждалъ Мольтке и въ 1870—71 годахъ. Дъятели въ сферъ военнаго дъла ищутъ иногда не только поводъ къ войнъ, но объясняютъ ее кромъ того «историческою необходимостью»...

Когда разрывъ между вънскимъ и берлинскимъ дворами окончательно выяснился, Пруссія явилась несомивно для всъхъ гораздо болве готовой къ бою, чъмъ ея гордый и безпорядочный противникъ. Общеобязательная воинская повинность, принятая еще въ 1814 году и нарушавшаяся прежде на практикъ, въ 1860 году получила уже полное примъненіе. Цълый рядъ важныхъ реформъ былъ примъненъ военнымъ въдомствомъ весьма быстро и безъ законодательной санкціи. Такимъ образомъ, дъйствующая армія въ теченіе десяти лътъ (1850—60) по штатамъ мирнаго вре-

мени возросла на 85 тысячь, т. е. на три четверти стала болѣе прежняго. По приведеніи на военное положеніе полевыя, запасныя и гарнизонныя войска могли уже въ тѣ времена выставить до 660 тысячъ солдать!

Дъленіе войскъ на корпуса, дивизіи и бригады, существовавшее постоянно, значительно облегчало организацію военнаго времени, избавляя отъ формированія ихъ и новыхъ штабовъ только въ минуту необходимости, недостатокъ — которымъ страдали военныя организаціи всъхъ прочихъ государствъ и порождавшій между прочимъ весьма важныя недоразумънія въ командномъ отно-



двъ трети пушекъ состояли уже изъ 4-хъ и 6-ти фунтовыхъ, заряжавшихся съ казны, пушекъ. Пріемы и способы мобилизаціи тоже были лучшіе; правда, пруссаки имъли возможность не торопиться: часть войскъ начала мобилизоваться еще съ 3-го мая. Что касается сосредоточенія, то въ періодъ времени съ 16-го мая по 5-е іюня, т. е. въ 21 день было сосредоточено на австрійской и саксонской границахъ около 200 тысячъ человъкъ.

Австрія, не смотря на вдвое большее населеніе (37 и 19 милліоновъ) могла выставить въ тотъ же срокъ значительно меньшія силы. Вооруженіе войскъ тоже уступало прусскимъ; австрійцы были вооружены наръзными ружьями, заряжавшимися съ дула. Главнокомандующій австрійскихъ войскъ фельдцейхмейстеръ Бенедекъ оказался совершенною бездарностью. Послѣ первыхъ далеко еще нерѣшительныхъ неудачъ, онъ совсѣмъ растерялся и 1-го іюля за два дня до рѣшительнаго сраженія при Садовой (Кенегсгрецѣ) отчаянно телеграфировалъ императору: «умоляю васъ, ваше величество, во что бы то ни стало заключить миръ. Армію ожидаетъ неминуемая катастрофа». Не мудрено послѣ этого, что при Садовой 220 тысячъ пруссаковъ нанесли полное пораженіе 215 тысячамъ австрійцевъ; ¹/₅ часть всей австрійской арміи легла на полѣ битвы или попала въ плѣнъ.

Въ эту кампанію обращаєть на себя вниманіе, какъ уже сказано выше, организація, мобилизація и вооруженіе прусской арміи. Свъдънія о противникъ въ главной квартиръ имълись сначала довольно смутныя. Только черезъ нъсколько дней послъ открытія военныхъ дъйствій общее положеніе дълъ и характеръ непріятельскаго главнокомандующаро нъсколько выяснились; съ этого времени Мольтке предписываетъ старшимъ военачальникамъ ръшительные и рискованные маневры съ цълью помъшать сосредоточенію австрійцевъ.

По 30-го іюля какъ король, такъ и Мольтке, остаются въ Берлинъ и общіе директивы посылаются оттуда. При этомъ Мольтке въ своихъ общихъ распоряженіяхъ является такимъ же, какъ и впоследствіи въ франко-прусскую войну, т. е. осторожнымъ сначала, ръшительнымъ послъ перваго успъха, по получении убъжденія въ слабости противника. Сначала Мольтке держится оборонительнаго образа действія, при чемь делается довольно крупная ошибка-прусскіе корпуса разбрасываются вдоль границы, то-есть та же ошибка, которая была одною изъ причинъ гибели французовъ въ 1870 году. Правда, Мольтке своевременно исправилъ эту ошибку. Атака арміи Бенедека подъ Садовой, произведенная по настоянію Мольтке, производилась по частямъ: бой начался въ 7 часовъ утра, прусскія армін подходили одна за другой и до появленія на пол'в сраженія ІІ-й арміи австрійцы им'вли огромный численный перевъсъ. Бенедекъ имълъ полную возможность разбить первыя двъ прусскія армін до подхода третьей, если бы обладаль большимъ талантомъ или хотя бы твердымъ характеромъ и находчивостью.

Кампанія 1866 года доставила Мольтке громкую европейскую изв'єстность; въ награду за кампанію онъ быль произведень въ генераль-оть-инфантеріи и получиль крупную денежную награду. Прусская армія и ея организація стала обращать на себя вниманіе. Денежная награда дала возможность Мольтке купить себ'є им'єніе. Изв'єстный стратегь неоднократно заявляль о своемъ пристрастіи къ сельскому хозяйству и садоводству, но усовершенствованія вооруженныхъ силь Германіи и разработка плана войны съ Франціею отвлекли его оть этихъ мирныхъ занятій. Въ этоть разъ, какъ

и въ предыдущій, Мольтке считаль войну съ Франціей тоже «неизбъжной и необходимой», котя Наполеонъ III, въ ожиданіи територіальнаго вознагражденія, держался строгаго нейтралитета. Глядя на все съ точки зрвнія исключительно военной, поглощенный своими стратегическими замыслами, Мольтке предлагаль, покончивъ съ Австріей, придраться къ чему-нибудь и наброситься на Францію; такой образъ дъйствія, по его мнінію, сразу приводиль въ исполненіе планъ объединенія Германіи. Хотя состояніе вооруженныхъ силь Франціи въ тъ времена было не особенно завидное, —Франція была ослаблена Мексиканской экспедиціей, тъмъ неменье врядъ ли замысель Мольтке

окончился бы удачею уже по тому, что вновь созданный Съверо-германскій союзъ не получиль надлежащей системы, отдъльныя части его еще не спанлись между собою; наконецъ, онъ не могъ еще выставить той огромной арміи, которая въ 1870 году сразу хлынула во Францію и наводнила чуть не половину этой страны. Впрочемъ, Мольтке не пришлось долго ждать и черезъ четыре года судьба вознесла его на такую высоту, какой быть можетъ онъ и не разсчитывалъ достигнуть. Августьм всяць 1870 г. быль для него сплошнымъ торжествомъ: это были последніе и самые обильные лавры, сорванные на поляхъ битвъ.



Мольтке въ 1869 г.

Такъ же, какъ и въ предыдущую кампанію, союзныя германскія войска, по плану Мольтке, были сосредоточены въ три арміи, и, наконецъ, какъ и прежде, занимали сначала оборонительное положеніе, съ тою разницею, что разброска корпусовъ (кордонное расположеніе) была на этотъ разъ избъгнута, тогда какъ семь французскихъ корпусовъ, болъе чъмъ въ полтора раза уступая общей численностью германскимъ арміямъ, были разбросаны по всей границъ отъ Тіонвиля до Страсбурга и фактически не имъли общаго главнокомандующаго 1). Мобилизаціонная часть явилась у германцевъ на этотъ разъ еще въ болъе блистательномъ видъ. Свъдънія

<sup>1) 340</sup> тысячъ германцевъ было сосредоточено между Саарлун и Ландау (100 верстъ), а 180 тысячъ францувовъ между Тіонвилемъ и Страсбургомъ (200 верстъ).

<sup>«</sup>истор. въстн.», понь, 1891 г., т. кыч.

о Франціи, всегда аккуратно собиравшіяся въ штабѣ Мольтке, были еще пополнены передъ войной, тогда какъ французовъ не вразумилъ ни погромъ австрійцевъ при Садовой, ни безпрерывныя и дѣльныя донесенія полковника Стоффеля, военнаго агента въ Берлинѣ (всѣ онѣ найдены были въ Тюльери послѣ войны нераспечатанными), и война была начата ими совершенно азартно. Диверсія къ Рейну съ цѣлью разъединенія Германіи, вслѣдствіе не готовности французовъ, осталась только въ проектѣ, а присоединеніе къ союзу Баваріи, Вюртемберга и Бадена, прибавило новый шансъ къ игрѣ Мольтке, на который безусловно онъ разсчитывать не могъ. Между тѣмъ, этими войсками былъ разбитъ Макъ-Магонъ, т. е. правый флангъ общаго расположенія французовъ былъ опрокинуть арміей наслѣднаго принца, состоявшей изъ войскъ южногерманскихъ государствъ.

Здёсь такъ же, какъ и въ кампанію 1866 года, можно прослёдить общія основанія системы Мольтке: стратегическій обходъ фланговъ непріятеля, при чемъ большая часть кавалеріи въ видъ общей завъсы высылается впередъ для освъщенія впереди лежащихъ районовъ и прикрытія передвиженій главныхъ силъ. Изследователи франко-прусской войны съ восторгомъ отзываются о рёдкомъ умъньи Мольтке быстро угадать обстановку и намъренія противника и затёмъ принять немедленно соотвътствующій планъ. При этомъ обращають внимание на умёнье направить въ извёстномъ операціонномъ направленіи огромныя массы войска, болбе полумилліона, и комбинировать ихъ движение въ извъстномъ порядкъ. Здъсь, какъ и въ предыдущую войну, Мольтке, вслъдствіе своего исключительнаго положенія, не являлся непосредственнымъ вождемъ войскъ на полъ сраженія: каждый изъглавнокомандующихъ трехъ армій, а впосл'ядствіи четырехъ, получаеть только общіе директивы и дъйствуеть совершенно самостоятельно. Только въ нъсколькихъ случаяхъ Мольтке вмъщивался въ нъкоторыя детали: такъ, послъ побъдъ подъ Вертомъ и Форбахомъ, во время операцій подъ Мецомъ, онъ даеть нъкоторыя указанія для дъйствія отдъльныхъ корпусовъ; тоже во время движенія шалонской арміи къ Седану. Во вторую половину кампаніи, принимая міры противъ вспомогательных армій, шедших на выручку Парижа и Бельфора, онъ предписываетъ принцу Фридриху-Карлу (1-го января) атаковать луарскую армію Шанзи, а генералу Вердеру съ 14-мъ корпусомъ удержать восточную армію Бурбаки подъ Бельфоромъ до прибытія генерала Мантейфеля. Во всёхъ этихъ случаяхъ счастливые результаты оправдывають рискованные подчась мёры, предпринимаемыя Мольтке. Подъ Мецомъ на помощь Мольтке является неръщительность въ самые важные моменты операціи со стороны Базена и, наконецъ, его измена государству, вполне теперь доказанная. Седанская операція велась Макъ-Магономъ до такой степени безпо-



Графъ Мольтке въ своемъ рабочемъ кабинетъ въ главномъ штабъ.

рядочно и рискованно, что казалось этотъ маршалъ самъ выбраль себъ ловушку и самъ въ нее полъзъ. Такое повеление имъло тоже политическую подкладку. Еще 20-го августа военный совъть въ Шалонъ призналъ болъе цълесообразнымъ отступить къ Парижу, но военный министръ Паликао, уступая мненію общества и желанію императрицы, настаиваль на наступленіи къ Мецу и соединеніи шалонской арміи съ Базеномъ, уже запертымъ тогда въ названной крыпости. Для этой послыдней цыли Макь-Магонь долженъ былъ обойти правый флангъ двухъ германскихъ армій и разбить третью. Если принять во вниманіе, что въ этихъ трехъ арміяхъ было 500 тысячъ солдать, а у Базена и Макъ-Магона всего 300, то понятно, что движение последняго было крайне рискованно. Уже 26-го августа Макъ-Магонъ, сознавая невозможность продолжать наступление въ указанномъ ему направлении, котълъ свернуть съ принятаго направленія и отойти подъ защиту съверныхъ крепостей, но отчаянная, умоляющая телеграмма совета регенства, опасавшагося за спокойствіе въ Парижъ, вынудила его продолжать свой роковой маршъ. Въ трагическій день 1-го сентября маршаль быль ранень вь самомь началь боя и сдаль армію самому Наполеону. Другое дёло было бы, еслибъ шалонская армія была употреблена съ большею пользою для Франціи, и еслибъ при ней не находился императоръ, пожертвовавшій военною честью своего народа ради личнаго интереса. Наконецъ, подъ Бельфоромъ неумъніе Бурбаки сосредоточить свою армію и затъмъ избрать наиболье чувствительный пункть атаки ведеть къ тому, что сорокъ тысячъ нёмцевъ разбивають сто тридцать тысячъ французовъ. Въ эту наиболъе блистательную для Мольтке кампанію усп'яху німцевь много способствовало значительное преимущество въ численности войскъ, въ качествъ старшихъ начальниковъ и въ организаціи командной части, о которой мы говорили выше: до войны у французовъ высшей тактической единицей была дивизія. Прусская артилерія, на долю которой послѣ 1866 года выпало не мало упрековъ, въ войну 1870-1871 годовъ дъйствовала образдово. Помимо численнаго перевъса въ сравнении съ французской, она имъла и качественный; во Франціи же всъ орудія попрежнему заряжались съ дуда, почему не обладали той дальностью и мёткостью, благодаря которымъ прусская артилерія значительно облегчала своимъ войскамъ полготовительный періодъ боя.

Во время Версальскихъ переговоровъ о мирѣ, когда всѣ вспомогательныя арміи—Шанзи, Федерба и Бурбаки были разбиты и раздавленная Франція истекала кровью у ногъ побѣдителя, Мольтке по выраженію французовъ выказалъ такую же ненависть къ Франціи, какъ Блюхеръ. Онъ требовалъ того, о чемъ говорилъ не такъ еще давно Бисмаркъ въ рейхстагѣ, когда партія войны во Франціи начала держать себя вызывающимъ образомъ по адресу

Германіи: довести Францію до полнаго истощенія и раззоренія (saigner à blanc) и низвести на степень третьестепеннаго государства, въ родъ Голландіи, о которой теперь даже и не говорять. Мольтке хотълъ лишить Францію флота, что ему не удалось; но ва то по его совъту Франція лишилась своей естественной границы съ южной Германіей по Рейну, а также двухъ кръпостей—Меца и Страсбурга. Благодаря такому присвоенію французской терито-



Императоръ Вильгельмъ у смертнаго одра графа Мольтке.

ріи, создалось то тягостное положеніе, которое переживають эти дв'в великія націи. Рана поб'єжденных заживаеть слишкомъ медленно; ненависть ихъ постоянно поддерживается утратою двухъ богат'єйшихъ провинцій и агитаціей эльзасцевъ, эмигрировавшихъ во Францію.

Пріемъ, оказанный Мольтке берлинской публикой по окончаніи войны, отличался большой торжественностью. Затьмъ, кромъ боль-

тель пожаловань чиномъ генеральфельдмаршала и титуломъ графа. Нашъ покойный государь императоръ также чрезвычайно широко наградилъ знаменитаго стратега. Такимъ образомъ, только на семидесятомъ году своей жизни Мольтке достигъ апогея своего счастья. Въ этомъ отношении исключительная судьба Мольтке, не смотря на огромную разницу въ карактеръ и въ талантъ, схожа съ Суворовымъ; послъдній тоже въ преклонныхъ годахъ совершилъ свою итальянскую кампанію, слава о которой облетъла въ свое время весь міръ.

Въ 1871 году боевая дъятельность Мольтке прекращается, но еще до 1888 года, т. е. въ возростъ, котораго мало кто достигаетъ, онъ остается фактическимъ руководителемъ работъ генеральнаго штаба. После этого, по личной просьбе. Мольтке увольняется отъ должности, которую исправляль тридцать лёть сряду, и назначается предсъдателемъ комиссіи народной обороны; эта послъдняя должность прежде была возлагаема на наследнаго принца. Такимъ образомъ, почти до конца своей жизни Мольтке игралъ важную роль въ вопросахъ, касающихся военныхъ реформъ. Послёднія политическія событія, имівшія послёдствіемь сь одной стороны созданіе тройственнаго союза, а съ другой — сближеніе Россіи съ Франціей, несомнённо должны были побудить Мольтке и его сотрудниковъ къ выработкъ труднаго и весьма сложнаго илана войны на два фронта и съ помощью такого ненадежнаго союзника, какъ Австрія. Безъ сомнёнія, въ этомъ плане найдется не мало остроумнаго и логическаго, но военныя реформы послъднее время происходять въ Европъ съ такой быстротой, что и планы должны соотвътственно мъняться. Кромъ того, время политики сердца и связанной съ этимъ безпечности миновало безвозвратно. Прусская система стала общимъ достояніемъ и никакая сосъдняя съ Германіей держава, даже Австрія, не будеть застигнута въ расплохъ такъ, какъ это было въ 1866 г. и въ 1870 г. Теперь явятся на сцену новые факторы, значение и размъры которыхъ трудно будеть предвидъть; новыя политическія комбинаціи и группировки державъ породять массу неожиданностей. Для этого потребуются новые люди, болье молодые и болье сильные. Самъ Мольтке въ одномъ изъ своихъ сочиненій говорить: «если прогрессъ есть необходимое условіе для человъчества для того, чтобы оно не пятилось назадь, то учрежденія, существующія въ настоящее время, должны создаваться не для въчности».

Нъмпы называли своего внаменитаго генерала съ давнихъ поръ «молчаливымъ датчаниномъ»; а то просто «молчаливымъ»; за то Мольтке много писалъ. Подъ его редакціей было издано нъсколько исторій войнъ: италіанской (1859 г.), датской (1864 г.), австропрусской (1866 г.) и франко-прусской (1870—1871 гг.). Изъ его личныхъ сочиненій біографы обращаютъ вниманіе на слъдующія:

«Русско-турецкая война въ Европейской Турціи 1828—1829 гг.»; «Письма о состояніи Турціи и событіяхъ въ ней въ 1835—1839 гг.»; «Письма изъ Россіи (1856 г.)», и наконецъ— «Воспоминанія изъ путешествій по Италіи, Испаніи и Франціи» (Das Wanderbuch).

Выше мы сказали, что карьера Мольтке схожа съ карьерой Суворова, такъ какъ оба эти генерала достигли апогея славы уже въ весьма преклонныхъ годахъ. Но на этомъ и кончается сходство этихъ двухъ замѣчательныхъ людей. Въ дъйствіяхъ Суворова поражаеть его «быстрота, ръшительность и натискъ». Во всей фигуръ этого оригинальнаго полководца, въ томъ нравственномъ образъ, который передала исторія потомству, все сіяеть жизнью, пламенной восторженностью, чемъ-то необыкновеннымъ. Мы представляемъ себъ Суворова въ постоянномъ движеніи, неиначе, какъ постоянно лицомъ къ лицу съ лишеніями и опасностями. Сухой и крыпкій старикъ съ юношескимъ взглядомъ, съ отрывистой и поражающей умъ солдать ръчью, неутомимый всадникъ и неустрашимый воинъ, закопченый дымомъ и покрытый пылью боевыхъ полей. Мольтке представляется намъ также сухимъ, но «сухимъ» въ смыслъ характера, методичнымъ и разсудительнымъ нъмцемъ, сидящимъ въ опрятномъ сюртукъ, застегнутымъ на всъ пуговицы, въ своемъ рабочемъ кабинетъ или въ удобно устроенной походной канцеляріи надъ планами, утыканными цвътными шпильками и холодно разчисляющимъ движеніе нъмецкихъ полчищъ и гибель сотенъ тысячь человъческихъ жизней.

Въ Суворовъ мы видимъ твердую въру въ предводительствуемыхъ имъ солдатъ и рядомъ съ этимъ въру солдатъ въ своего геніальнаго вождя. Чисто военная, необыкновенно быстрая находчивость на полъ сраженія; постоянная борьба съ «сильнъйшимъ» непріятелемъ и не ръдко неуступающимъ въ боевыхъ качествахъ; противупоставленія силы духа и геніальной проницательности численному превосходству и даже превосходству въ вооруженіи. Славныя дъла подъ Измаиломъ, Рымникомъ, Требіей, Нови, всъ выиграны въ борьбъ съ сильнъйшимъ непріятелемъ.

Одно изъ главныхъ основаній стратегіи состоить въ томъ, чтобы въ данное время и въ данномъ пунктѣ на театрѣ войны явиться численно сильнѣйшимъ своего противника, хотя бы вообще онъ былъ сильнѣе насъ. Этотъ положительный принципъ служилъ всегда руководящимъ въ дѣятельности Мольтке и въ этомъ заключается одна изъ его главныхъ заслугъ. Но обстоятельства сложились такъ, что Мольтке, стоя во главѣ прусской военной организаціи, превосходившей въ то время безусловно всѣ остальныя, имѣлъ возможность почти разрѣшить важный стратегическій вопросъ еще въ мирное время, до перваго выстрѣла, явившись на границы враждебныхъ государствъ съ значительно превосходящими числен-

ностью арміями, не говоря уже о прекрасномъ обученіи и снаряженіи войскъ.

Только подъ Бельфоромъ въ январъ 1871 года Мольтке является не на высотъ своей системы. Германская кавалерія, развъдочная служба которой значительно ослабъла въ этотъ періодъ войны, только черезъ полторы недъли открыла передвижение значительныхъ непріятельскихъ массъ изъ Буржа и Невера по направленію къ Безансону. Сообщенія німецких армій, стоявших подъ Парижемъ, съ тыломъ, съ южной стороны, наблюдались только однимъ корпусомъ Вердера. Дивизія Трескова 1-го была занята осадою Бельфора. Между тёмъ изъ Безансона наступало пять съ половиной корпусовъ Бурбаки (130 тысячъ), а въ Дижонъ стоялъ Гарибальди съ 40 тысячами. Мольтке ничего не оставалось, какъ бросить на встръчу Бурбаки корпусъ Вердера и приказать Мантейфелю съ двумя корпусами двигаться туда же. Но Мантейфель находился отъ пункта борьбы далеко, въ «десяти» переходахъ. Страшная гроза висъла надъ сообщеніями двухъ германскихъ армій, но счастье не измінило своему любимцу и даровитый Вердеръ съ сорока тысячами отразиль атаку втрое сильнъйшаго численностью, но плохо организованнаго непріятеля. Во всю кампанію это быль наиболье затруднительный моменть, въ которомъ находился Мольтке въ качествъ начальника главнаго штаба и ближайшаго советника своего августейшаго главнокомандующаго. Во всю кампанію германцы не проигради ни одного большого сраженія и такимъ образомъ мы не имфемъ возможности провфрить геніальность Мольтке въ такомъ положеніи, когда болбе слабые духомъ теряются подобно Бенедеку или Маку, а великіе находятся и ихъ геній начинаеть блистать какъ солнце и приводить ихъ неръдко къ побъдъ, когда всего менъе ее можно ожидать. Достаточно вспомнить Наполеона І въ 1814 году въ отчаянной борьбъ съ подавляющими его союзными арміями, или въ такомъ же отношеніи Фридриха II въ Семилътнюю войну или наконецъ Петра I во время войны съ Карломъ XII.

Вънастоящемъ краткомъ очеркъмы не имъли намъренія сдълать полную оцьнку дъятельности этого замъчательнаго человъка, точно также какъ играть роль клеветника, бъгущаго за колесницей тріумфатора. Цъль разсужденій, которыми сопровождается краткая біографія покойнаго фельдмаршала, состоить въ томъ, чтобы нъсколько разсъять заблужденіе тъхъ, которые считаютъ Мольтке вождемъ на полъ битвъ и причисляють его къ группъ великихъ полководцевъ. Мольтке былъ яркій выразитель новой военной системы, созданной еще въ мирное время и подготовленной кропотливымъ трудамъ цълыхъ поколъній. Эта система, обладая еще цълой группой талантливыхъ боевыхъ генераловъ, какъ Фридрихъ-Карлъ, Гебенъ, Мантейфель, Вердеръ, — имъла противъ себя старый отжившій порядокъ, не-

даровитыхъ и растерявшихся генераловъ и предателей, во главъ которыхъ стояль самъ Наполеонъ III. На основании всъхъ этихъ разсужденій, Мольтке можно признать «геніальнымъ военнымъ администраторомъ», но не геніальнымъ полководцемъ. Въ противномъ случав придется придти къ заключенію, что въ нынъшнія времена военное дъло стало ремесломъ, а не искусствомъ, и что нравственный элементь на войнъ потерялъ всякое значеніе...

А. Б.





## КОРОЛЕВА МАРІЯ-АНТУАНЕТТА ').

(По новымъ даннымъ).

### VI.

АРІЯ-АНТУАНЕТТА, подаривъ королю 27 марта 1785 года принца, впослъдствіи называвшагося Людовикомъ XVII, искала себъ утъшенія въ тъсномъ семейномъ кругу за всъ безконечныя и незаслуженныя оскорбленія, испытанныя ею въ положеніи королевы. Но враги ея не смирялись. Они добивались того, чтобы король отправилъ

свою жену въ Вѣну. Какъ небезъизвѣстно, король, для улаженія многочисленныхъ трудностей внутри государства, а равно для удовлетворенія страны, рѣшиль, по совѣту Некера, созвать въ Версалѣ «всѣ сословія» 5-го мая 1789 года. При торжественномъ открытіи засѣданія ихъ присутствовала и королева рядомъ съ своимъ супругомъ. Никакихъ возгласовъ не послѣдовало, когда она вошла въ собраніе и когда оставила залъ засѣданія. Привѣтствовали только короля. Королева тѣмъ не менѣе сохраняла самообладаніе и внимательно слѣдила за всѣмъ, что происходило вокругь, а въ рѣшительныя минуты нерѣдко давала королю хорошіе совѣты. Она какъ бы примирилась съ неизбѣжностью хода вещей, но ни за что не поступалась своимъ долгомъ. Послѣ споровъ о конституціи въ національномъ собраніи она писала: «душа моя полна скорби, столько несчастья на одной сторонѣ и столько безполезныхъ уступокъ со стороны короля».

<sup>1)</sup> Окончаніе, См. «Историческій Въстникъ», т. XLIV, стр. 448.

Маріи-Антуанеттъ совътовали уъхать добровольно. «Нъть, я не уъду,—сказала она,—я не оставлю мужа и дътей моихъ, скоръе я умру на рукахъ дътей моихъ, у ногъ моего мужа». Она не пожелала оставить Версаль и тогда, когда якобинцы шли туда изъ Парижа. «Нътъ,—сказала она Людовику XVI,—я останусь здъсь, если вы здъсь остаетесь». Въ эту минуту явилась во дворецъ депутація якобинцевъ и стала кричать о хлъбъ. Кое-какъ на время съумъли удовлетворить толпу. Но на слъдующее утро тысячи глотокъ принялись кричать: «Королеву!» Марія-Антуанетта вышла въ салонъ не причесанная, блъдная, но съ достоинствомъ.

- Что вы намърены дълать? спросиль ее Лафайеть.
- Я знаю, какой жребій тягответь надо мной,—отвътила она. И не дрогнувь, королева съ двумя дътьми (перворожденный дофинъ умеръ 3 мая 1789 г.) вышла на балконъ.
  - Не надо дътей, только королеву, раздалось въ воздухъ.

Марія-Антуанетта отвела дітей обратно и, не смотря на просьбы короля и принцессы Елизаветы (сестры короля), сама вернулась на балконь, пренебрегая угрожавшей ей опасностью. Такая рішимость произвела свое дійствіе. Ті, кто только-что жаждаль крови королевы, теперь разразились криками «да здравствуеть королева!» Королева затімь опять вошла въ салонь. Съ німымъ почтеніемъ мужчины и женщины преклонились передъ героиней. Но она подошла къ королю, преклонившему передъ ней коліна, и, ніжно обнимая его, стала заклинать его: «Государь! обіщайте мні во имя того, что вамъ всего дороже, во имя спасенія души вашей и этого дорогого ребенка, что въ случай повторенія чего-нибудь подобнаго вы не упустите случая удалиться».

Но обаяніе героизма королевы длилось не долго. Чернь вскор'в загорланила: «Король хорошь, но жена имъ управляеть, мы его возьмемъ, увеземъ въ Парижъ». Людовикъ XVI, какъ всегда, склонялся на уступчивость, а Марія-Антуанетта не хотѣла уступить. Она подчинилась лишь настоятельнымъ уговорамъ окружающихъ, ожидавшихъ отъ этого шага спасенія для короля. Тогда королева рѣшилась сѣсть въ карету. Впереди кареты шествовала разъяренная, озвѣренная толпа, неся на пикахъ головы убитыхъ гардистовъ. «Я видѣлъ это ужасное шествіе, —пишетъ Бертранъ-де-Мольвилль въ своихъ мемуарахъ, —я видѣлъ королеву, которая сохраняла необычайное душевное спокойствіе, достоинство и невыразимую сановитость». Но она чувствовала, что уже выступила на путь страданія. «Мнъ холодно, — сказала она принцессъ Елизаветъ на ея вопросъ, какъ она себя чувствуетъ, — точно я вошла въ склепъ». Но наружно она все-таки умъла сохранить присутствіе духа.

Королевская семья, по прибытіи въ Парижъ, прежде всего, по желанію народа, отправилась въ ратушу, и Людовикъ XVI обратился къ несмътной толиъ съ слъдующими словами: «Я всегда

съ радостью и довъріемъ нахожусь среди жителей моего любезнаго города Парижа». Байльи, членъ городского совъта, долженъ былъ передать эти слова «народу», такъ какъ издали ихъ нельзя было разслышать. При этомъ Байльи пропустилъ слово «довъріе». Марія-Антуанетта обратила его вниманіе на этотъ пропускъ и настояла на томъ, чтобы онъ повторилъ это важное слово. «Никогда еще королева не была болъе королевой, чъмъ теперь»,—по увъренію Байльи,—«когда она съ такой спокойной и такой важной осанкой находилась среди этихъ бъсноватыхъ».

Не смотря на тяжкія испытанія этихъ дней, королева не переставала заботиться о благополучіи несчастныхъ и бъдныхъ. Вскоръ по возвращеніи въ Парижъ она раздала значительныя суммы денегь бъднымъ столицы, заботилась о сиротахъ, посътила съ дочерью пріють, положила основаніе одному монастырю. Но все это великодушіе не могло парализовать ненависть къ ней. Въ «Законодательномъ Собраніи» взяло верхъ теченіе, которое домогалось удаленія Маріи-Антуанетты, ея отправки въ Австрію. Людовикъ XVI объявилъ, что онъ никогда не пожертвуетъ королевой, но и она сама прибавила: «я не оставлю короля ни за что, я буду дълить съ нимъ судьбу».

И дъйствительно, она одна охраняла короля. Ей принадлежаль планъ оставленія королевской семьей страны, въ которой она узнала долько неблагодарность. Король желаль только оставить Парижъ и переселиться въ какой-нибудь пограничный городъ. Мирабо, которому королева внушила величайшее уважение къ силъ души ея, быль того мивнія, что это бъгство равнялось отреченію оть престола, ибо «король не убъгаеть отъ своего народа». Онъ предлагалъ королевской семь переселиться въ Нормандію, которая оставалась върна дълу королевства, и оттуда обратиться съ воззваніемъ къ своимъ подданнымъ. Къ несчастью, Мирабо умеръ какъ разъ въ то время, когда ръшился свои дарованія представить къ услугамъ короля. Такимъ образомъ и состоялось бъгство короля на востокъ. Извъстно, какъ оно было устроено и не удалось. Въ эти дни королева сохраняла вполнъ свое достоинство. Единственный разъ она попробовала просьбой спасти своихъ. Она попыталась обратиться къ женъ Варенскаго прокурора, г-жъ Соссъ, и подъйствовать на ея сердце: «Вы -- мать, вы должны быть доброй и чувствовать, какъ я страдаю; не королева говорить съ вами, а мать, со слезами вымаливающая у васъ свободу для своего мужа, жизнь для своихъ дътей. Не будьте безчувственны къ такой просыбъ.

— Нація, —возразила г-жа Соссъ, — даетъ королю 24 милліона за его положеніе, и этого достаточно, чтобъ онъ умѣлъ сохранить свое мѣсто; впрочемъ, я не могу компрометировать своего мужа. Вы думаете о своемъ мужѣ, а я — о своемъ.

Обезкураженная Марія-Антуанетта не повторяла уже подобной попытки.



.Пюдовикъ XVI. Съ гравюры Нозля-Ле-Миръ, исполненной по картинъ Дю-Плесси,

### VII.

Между темъ изъ Парижа прибыли въ Варенъ депутаты и препроводили королевскую семью въ Парижъ. Затемъ последовали неслыханныя бури 20 іюня и 10 августа. Королева обнаружила и въ эти ужасные дни необычайное величіе души. Парижъ находился въ открытомъ возстаніи. Опасность росла съ минуты на минуту. Тогда явился къ королю Редереръ, синдикъ палаты. «Государь, сказалъ онъ, Парижъ возсталъ, народъ неистовствуетъ, хотите следовать за мной въ собраніе, тамъ ваше спасеніе».

Людовикъ XVI согласился сразу, а королева воспротивилась.

- Развъ король въ опасности? спросила она Редерера.
- Кенечно, madame.
- -- И нътъ болъе надежды?
- Никакой.

Последовала минута глубочайшаго молчанія.

- Милостивый государь, принимаете ли вы на себя отвътственность за жизнь короля и моего сына?
- Мадате, мы ручаемся за это съ готовностью умереть съ ними. Затёмъ послёдовало переселение королевской семьи и ближайтей свиты въ salle du manège, мъсто засъданий французскаго національнаго собранія. Тамъ королевъ пришлось услышать объ отреченіи Людовика XVI и дофина.
- Сердце мое закалилось, и не смотря на свое мужество, не смотря на всю мою любовь, я лишаюсь чувствъ! воскликнула Марія-Антуанетта.—Сегодня я пережила сто лътъ,—сказала она обезсиленная, когда ее привели съ семъей въ монастырь «Feuillants».

На следующій день решено было короля и его близкихъ заключить въ Таниль въ качестве государственныхъ пленниковъ. Решеніе исполнили безотлагательно. Королеве отвели самую жалкую комнату. Здесь сходились заключенные ежедневно. Печальную жизнь вели они. Но время не проходило безплодно. Королева занималась воспитаніемъ и обученіемъ своихъ детей. Король читалъ. Принцесса Елизавета шила и работала. Трогательны были заботы королевы о Людовикъ XVI. Онъ совершенно ушелъ въ себя, едва произносилъ слова, а Маріи-Антуанеттъ удавалось его ободрять и успокоивать. Неисчислимыя огорченія, доставлявшіяся ей отъ грубыхъ тюремщиковъ, она переносила покорно «ради бъдныхъ детей».

Настала зима. Безконечныя ночи сдёлались невыносимыми вслёдствіе сырости и холода въ Танплё. Король обратился съ просьбой къ Конвенту о тепломъ платьё для своей семьи. Его заставили ждать. Тогда королева воспользовалась ночами, чтобъ нашить необходимой одежды для дофина и дочери. Отпускавшагося

имъ хлъба не хватало, и она черезъ преданнаго Клери отослала женъ пекаря свою мантилію съ цънными кружевами, и тогда оказалось достаточно хлъба. Вскоръ и возможность сношенія между заключенными была отнята, а черезъ нъсколько дней ихъ лишили и самыхъ необходимыхъ принадлежностей туалета.

Но все это ничто въ сравненіи съ дальнѣйшими испытаніями. Вскорѣ короля и дофина заперли въ особую комнату. Королева могла видѣться съ ними только по утрамъ. «Это—счастливѣйшая минута въ моемъ существованіи», —говорила она объ этомъ часѣ. Но эти счастливѣйшія минуты повторялись не долго. Конвентъ рѣшилъ совершенно изолировать короля отъ его семьи. Онъ не могъ навѣщать ее. Дофина опять передали матери. — «Мой страхъ происходитъ отъ зловѣщаго предчувствія; король будетъ судимъ и осужденъ! > — воскликнула она. Теперь ее оставили внѣ всякихъ сообщеній съ мужемъ, къ которому общее несчастіе привязало ее еще крѣпче. Только черезъ Клери она могла получать свѣдѣнія о королѣ. А когда короля осудили, онъ просилъ прислать ему священника для исповѣди и разрѣшить еще разъ увидѣть семью. То и другое ему позволили.

Была холодная январьская ночь. Марія-Антуанетта услыхала приближающіеся шаги. Тюремщики вошли въ ея камеру. Они пришли за плънной королевой. Подхвативъ дътей и золовку, она поспъшила по ступенямъ башни внизъ. Внизу стоялъ король.

— Жена моя! дъти мои! — воскликнулъ онъ, раскрывая имъ свои объятія.

Ни единаго звука не произнесла королева. Только рыданія и вздохи нарушали мертвую тишину, какъ потомъ разсказывали присутствовавшіе при этой сценѣ служащіе. Присутствіе ихъ стѣсняло королеву. Она увела Людовика XVI въ его камеру, гдѣ вдоволь отдалась своему горю. Дольше чѣмъ съ прочими король говорилъ съ своей женой. Они попѣловались на прощанье. Приходилось разстаться.— «Нѣтъ, еще нѣтъ!»—вскрикнула королева. Но все-таки надо было распрощаться навсегда. Три четверти часа длилась борьба между необходимостью и чувствомъ. Наконецъ жена лишилась мужа, дѣти лишились отца, сестра — брата. «Мать моя, разсказывала дочь Маріи-Антуанетты, принцесса Тереза, и послѣ этого прощанія едва была въ силахъ раздѣть моего брата и уложить его въ постель; сама она одѣтой бросилась въ кровать, всю ночь мы слышали, какъ она дрожала отъ холода и горя».

На слъдующее утро должно было произойти послъднее прощаніе, но король пощадилъ и себя и своихъ, онъ болъе не видълъ своей семьи.

### VIII.

Марія-Антуанетта знала, что случилось. «Я буду оплакивать его до своей послъдней минуты». Но она еще имъла настолько силы, чтобъ изъ-за покойнаго не забывать о живыхъ. «Сынъ мой—король мой», — объявила она. Она знакомила его съ жизнью Людовика IX, Генриха IV и Людовика XIV. Святость перваго, слава второго, величіе третьяго, должны ему служить образцами. Недолго, однако, она могла обучать своего сына.

Въ ночь съ 2-го на 3-е іюля 1793 г. дверь ея камеры распахнулась съ шумомъ.

— Гражданка Капетъ, — сказали ей, — намъ поручено увести твоего сына.

Такъ какъ королева не поняла этого, то тюремщики подняли свътильники и прочли ей приказъ о выдачъ дофина. Шумъ разбудилъ дофина. Марія-Антуанетта отвътила:

— Вы хотите отнять у меня сына? Онъ принадлежить мив, я охраняю его.

Съ этими словами она обняла его.

- Берите мою жизнь, а его оставьте жить,—воскликнула она въ отчаяніи.
  - Однако, ръшайся, мы ждемъ, отвътили палачи.

Сперва она ничего не отвътила. Но вскоръ вышла впередъ и сказала:

- Нътъ, я его не отдамъ.
- Если ты его не отдашь, мы его возьмемъ.

Что было дёлать несчастной матери? Она его одёла и сказала, напомнивъ ему о королё:

— Онъ желалъ, чтобы мы прощали, и ты простишь; не забывай твоего отца, молись за него, помни свою мать, которая тебя любить, будь уменъ, мягкосердеченъ и справедливъ.

И опять она обратилась къ тюремщикамъ:

— Онъ въдь принадлежить мнъ, это мое дитя.

Она разстрогала смотрителя тюрьмы до слезъ. Ею уже овладъла новая надежда, но тутъ башмачникъ Симонъ, предвидя подобную опасность, закричалъ:

 Отдай мнъ твоего сына, если не хочешь, чтобъ я его самъ взялъ.

И Марія-Антуанетта не противилась. Въ последній разъ она прижала его къ сердцу и крепко поцеловала его...

3-го августа, въ 2 часа утра, ей прочли приказъ о переводѣ ея въ «Консьержери», и о привлеченіи ея къ суду. Спокойно, безъ волненія, она собрала свои мелкія вещи и дала обыскать свои карманы. Тамъ нашли волосы ея мужа, ея дѣтей, совершенно истре-



Принцесса Елизавета, сестра Людовика XVI. Съ граворы де-Буазо.

панную книгу, по которой Людовикъ XVII учился читать, ею самой составленную и написанную молитву и другія подобныя воспоминанія. Палачи все это взяли себъ. Затъмъ королева-мученица распрощалась съ дочерью и съ принцессой Елизаветой, которой поручила заботиться объ ея дътяхъ.

Королева Франціи была пом'вщена въ самую скверную изъ камеръ «Консьержери», въ которой раньше быль заключенъ генералъ Кюстинъ. У нея отобрали часы, чтобы продлить ея предсмертные дни. Ея физическое состояніе изо дня въ день ухудшалось все болъе. Развязки она ждала съ нетериъніемъ. Она чувствовала себя счастливой, что случай послаль ей аббата Эмери. Онъ, попавшій въ «Консьержери» въ качествъ жертвы террора, узналь о присутствіи тамъ королевы и ръшился дать ей послъднее отпущеніе. Ему удалось ночью, черезъ дверь камеры, принять оть нея покаяніе и дать отпущеніе. Марія-Антуанетта теперь спокойно ожидала своего приговора. Въ жизни ея не было ньла, которое могло бы назваться политическимь преступленіемь. Но ненависть неразборчива въ средствахъ. Облыжные обвинители, подкупленные свидётели и разъяренные судьи сощлись вмёсть, чтобъ погубить королеву во что бы то ни стало. Озлобление дошло даже такъ далеко, что различными пытками домогались вынудить у дофина обвиненія противъ его матери.

Послѣ такихъ подготовленій, Конвентъ назначиль судей трибунала, передъ которымъ должна была появиться королева французовъ. Обвинителемъ выступилъ Фукье-Тэнвилль, для характеристики котораго достаточно привести его собственное заявленіе, что «ему требуется по двѣ по три тысячи обвиненныхъ на каждую декаду». И, однакожъ, величественное достоинство Маріи-Антуанетты смущало его. По его словамъ, «она своей гордостью ставитъ меня въ затрудненіе».

Только въ интересахъ своихъ дътей королева отвъчала на предлагавшіеся ей вопросы. Первый допросъ длился двадцать часовъ. Главные пункты обвиненія сводились къ національности королевы, ея политическимъ предательствамъ, ея преданности Австріи, ея ненависти къ французамъ, которыми она жертвовала для своего отечества.

— Мое отечество—отечество моего сына... Я все время исполняла мои обязанности и никому не измёняла,—отвётила несчастная женщина на эти безосновательныя обвиненія.

Громкія рыданія присутствовавшихъ женщинъ сопровождали это заявленіе королевы.

- Подсудимая, что вы имѣете сказать въ свою защиту?—спросиль ее предсъдатель суда.
- За себя ничего, а для вашей совъсти многое. Я была королевой, и вы лишили меня престола. Я была женой, и вы убили

моего мужа. Я была матерью, и вы отняли у меня ребенка. Мнѣ ничего не осталось, кромѣ моей крови, берите же и ее.

Судилище продолжалось и на следующій день. Самоуверенный тонъ королевы, а равно и энергическая защита ея Шово-Лагардомъ пробудили некоторую надежду на оправданіе. Но то была напрасная надежда. Марію-Антуанетту приговорили къ смерти и исполненіе приговора было назначено на следующій же день, 16-го октября.

Въ 3 часа утра королеву изъ суда отвели въ ен камеру. Усталан и съ спокойной совъстью она скоро заснула. Ей дали проспать всего три четверти часа, а затъмъ разбудили. По обыкновенію она помолилась и ен послъднія строки были адресованы принцессъ Елизаветъ.

«Пишу вамъ, сестра моя, въ последній разъ. Я осуждена не на позорную смерть—такая существуетъ только для преступныхь— а на соединеніе съ вашимъ братомъ... Невинная, какъ и онъ, я надёюсь сохранить такую же твердость, какъ и онъ въ свои последнія минуты. Я спокойна, какъ бываетъ всегда, когда совёсть не испытываетъ никакихъ угрызеній... Съ глубокимъ горемъ я сознаю необходимость покинуть своихъ дётей. Вы знаете, что я жила только для нихъ и для васъ... Примите для нихъ мое благословеніе. Пусть они никогда не забываютъ того, чему я не переставала ихъ наставлять, что начало и конецъ ихъ обязанностей—первыя основы ихъ жизни... Пусть сынъ мой никогда не забываетъ последнихъ словъ своего отца, которыя я теперь повторяю ему, онъ никогда не долженъ пытаться мстить за нашу смерть... Я прощаю всёмъ моимъ врагамъ».

Попросивъ передать это письмо принцессъ, она отправилась на эшафотъ. Озвъревшая толпа разразилась дикими возгласами противъ несчастной. Королева, однако, сохранила свое достоинство и встрътила эти возгласы съ презръніемъ. На страшныя угрозы, слышавшіяся противъ нея со всъхъ сторонъ, она сдълала одно только замъчаніе: «они не допустятъ меня до эшафота, не разорвавъ на клочки». И палачамъ, дъйствительно, пришлось буквально охранять свою жертву.

Но воть колесница достигла мъста казни. Марія-Антуанетта вышла изъ нея безъ посторонней помощи. Поднявъ взоры къ небу, она взошла на эшафоть и крикнула палачу: «Поторопитесь!» Еще мгновеніе и Маріи-Антуанетты не стало.

~~~~~

ө. Б.



## КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

Великій князь Георгій Михаиловичъ: "Монеты царствованій императора Павла I и императора Александра I". Спб. 1891 1).

ЫПОЛНЕНІЕ задуманнаго августёйшимъ авторомъ обширнёйшаго нумизматическаго изданія подвигается быстро впередъ. Не прошло и года со времени выхода въ свётъ второго тома, содержащаго описаніе и изображенія монетъ царствованія императора Николая I, какъ уже отпечатаны два новыхъ выпуска, соединенныхъ въ одну книгу. Авторъ, очевидно, не щадитъ ни труда, ни затратъ для скорёйшаго окончанія своего важнаго не

ф для однихъ нумивматовъ предпріятія. Съ внѣшней стороны вновь вышедщій томъ представляетъ такой же совершенный образецъ современной типографской техники, какъ и первые два, о которыхъ мы уже говорили 2). Планъ изданія — остается прежнимъ: полному и точному описанію монетъ предпосланъ сборникъ документовъ для исторіи монетнаго дѣла въ Россіи. Какъ и раньше — въ этомъ сборникъ узаконенія, извлеченныя изъ Перваго Полнаго Собранія Законовъ, пополнены разнообразными документами, почерпнутыми изъ Архива Министерства Финансовъ. Придавая большое значеніе такимъ дополненіямъ, которыя представляютъ большой интересъ не только для спеціалиста нумизмата, но и для каждаго историка, мы не можемъ не

<sup>1)</sup> Въ одномъ томъ подъ общей обложкой заключены два выпуска: 1) «Монеты царствованія императора Павла І». С.-Петербургъ. 1890. gr. in. 4°, 2 листа заглавныхъ, 1 посвященія, V+47 стр., съ приложеніемъ портрета, исполненнаго геліогравюрою, фотогіалотипнаго заглавнаго листа и 7 такихъ же таблицъ съ снимками монетъ. 2) «Монеты царствованія императора Александра І» (С.-Петербургъ, 1891. gr. in 4°); 2 листа заглавныхъ, V+147 стр., портретъ императора Александра І (геліогравюра), фотогіалотипный заглавный листъ и 22 листа съ исполненными тъмъ же способомъ таблицами изображеній монетъ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) См. «Историческій Вёстникъ» за 1888 годъ мёсяцъ іюнь и за 1890 годъ, мёсяцъ августъ.

указать, что въ настоящемъ томѣ упущены изъ вида Архивы Государственнаго Совѣта и Комитета Министровъ, которые содержать не мало документовъ и по исторіи монетнаго дѣла 1). Извлеченія, сдѣланныя изъ архива министерства финансовъ (см. архивы монетнаго отдѣленія департамента Государственнаго Казначейства и Кредитной Канцеляріи), оказываются очень цѣнными, въ нихъ нерѣдко мы найдемъ мотивы узаконеній, объявленныхъ во всеобщее свѣдѣніе и впослѣдствіи занесенныхъ въ Полное Собраніе Законовъ. Изъ 173 документовъ, помѣщенныхъ августѣйшимъ авторомъ въ двухъ сборникахъ III тома, 82 акта являются доселѣ неизданными.

Кратковременное царствованіе императора Павла І, богатое реформами вообще, ознаменовалось перемѣнами и въ монетномъ дѣлѣ. Прежде всего слѣдуетъ обратить вниманіе на измѣненіе пробы золотой и серебряной монеты. При императрйцѣ Екатеринѣ ІІ обычной пробой, чеканившихся въ ея царствованіе имперіаловъ и полуимперіаловъ, была 88-ая, только послѣдніе по времени червонцы были приготовлены одного вѣса и достоинства съ голландскими, то есть 94 пробы. Именной его величества указъ отъ 2-го декабря 1796, данный главному директору Ассигнаціоннаго Банка князю Куракину, повелѣваетъ чеканить золотую монету 94²/ѕ пробы (документъ № 5=П. С. З., № 17603); 20-го января 1797 года манифестомъ объявлено было «во всенародное извѣстіе» о золотой монетѣ, что «вмѣсто бывшихъ имперіаловъ и полуимперіаловъ 88 пробы, бить червонцы 94²/ѕ пробы» (документъ № 13=П. С. З., № 17748). Въ томъ же году манифестомъ отъ 3-го октября возстановленъ чеканъ полуимперіаловъ, но одинаковой съ червоннами высокой пробы (документъ № 26=П. С. З., № 18178).

Серебряная монета, дёланная при Екатеринё II отъ 1762 по 1796 годъ включительно, была 72-ой пробы, въ рублевикё вёсу было 5<sup>5</sup>/в золотниковъ, а чистаго серебра находилось 4 золотника 21 доля. Манифестомъ отъ 20-го января 1797 года было объявлено, что признано за благо «вмёсто существующей до сего россійской серебряной монеты 72-ой пробы, содержащей въ рублё внутренняго лостоинства 36<sup>1</sup>/2 штиверовъ <sup>2</sup>), повелёть бить монету

<sup>1)</sup> По Высочайшему повельнію (отъ 7-го марта 1863 года) поручено было Н. В. Калачову и И. А. Чистовичу приступить въ изданію систематическаго описанія Архива Государственнаго Совета. Трудами этихъ лицъ разработаны и выпущены въ свъть восемь книгъ, составивщихъ три тома «Архива Государственнаго Совъта», а именно: въ 1869 году-томъ І, въ двухъ частяхъ, обнимающій эпоху съ 1768 по 1796 годъ и заключающій въ себъ протоколы Совъта, учрежденнаго при Высочайшемъ Дворъ императрицею Екатериною ІІ; въ 1874 г. - двъ части тома IV, - журналы Государственнаго Совъта по Департаменту Законовъ съ 1810 по 1825 годъ; въ 1878 г.-томъ III, въ двухъ частяхъ, - протоколы Совъта съ 1801 по 1810 г. и, наконецъ, въ 1881 году - еще двъ части тома IV,-журналы Государственнаго Совъта по Департаменту Экономіи съ 1810 по 1825 г. Смерть сенатора Н. В. Калачова пріостановила изданіе, которое возобновилось лишь черезъ нісколько літь (по Высочайшему повелънію отъ 10-го декабря 1886 г.) подъ новой редакціей Г. Ө. Штендмана и П. М. фонъ-Кауфмана. Въ 1888 году вышелъ недостававшій II томъ изданія: «Совъть (государственный) въ дарствование императора Павла I (1796-1801 гг.)»; въ этомъ томъ документы, касающіеся исторіи монетнаго дъла занимають стр. 19-61.

Въ томъ же 1888 году вышелъ въ свътъ первый томъ изданія: «Журналы Комитета Министровъ», обнимающій время отъ 1802 по 1810 годъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) IПтиверъ=1/20 голландскаго гульдена (флорина).

превосходивищую, и именно 831/в пробы, содержащую въ рублю внутренняго достоинства 50 штиверовъ и съ долями, и соразмерно тому и прочія мелкія серебряныя деньги». Изъ лигатурнаго фунта серебра предполагалось дъдать по 14 рублей, такъ чтобы лигатурный вёсь рублевика быль 6 вол. 824/11 доли, а чистаго серебра въ немъ состояло 5<sup>20</sup>/21 вол. Такая монета чеканилась очень недолго. Октябрьскій манифесть (докум. № 26), оставивь 831/3 пробу, измізниль вёсь рублевиковь, установивь, что изъ лигатурнаго фунта будеть выдълываться 19 руб.  $75^{25}/81$  коп. Содержаніе чистаго серебра по этому указу соответствуеть количеству его въ рубляхъ Екатериненскаго царствованія. Чеканка полновесныхъ рублей оказалась операціей весьма неудачной. Статскій советникъ Александръ Арсеньевъ, представившій 3-го апреля 1801 г. письмо на Высочайщее Имя съ приложениемъ разсуждения—«начертание о монетахъ, курст и ассигнаціяхъ» 1), писалъ: «...Въ вящшее доказательство... вспомнить можно, сколько казна претерпала убытку, когда, при вступленіи на престодъ государя Павла I, рублевую серебряную монету стали чеканить разной доброты съ прежнею монетою, и оную пустили по равной цёнё. Оная, являясь, исчевала и въ обращение не вошла: а казна, претерпъвая явный убытокъ, перестала оную бить...». Хотя въ протоколъ засъданія Государственнаго Совъта 10-го января 1797 года записано, что это «по волъ Его Величества россійская ходячая серебряная монета въ парствованіе его будеть ділаема превосходнійшаго предь прежнею достоинства...., но, какъ кажется, идея объ уравненія рубля съ ефимкомъ явилась не безъ вліянія генераль-прокурора графа А. Н. Самойлова, который еще 10-го февраля 1793 года предлагалъ въ Государственномъ Совете свои записки: «1) о передёлкі серебра въ ефимки и 2) о ділі крупной и мелкой монеты, гді по усматриваемой вящшей для казны прибыли оть дёланія ефимковь, полагается дёлать 3 части ефимковъ, а 4 части рублей...» (Арх. Госуд. Сов., т. I). Какъ видно изъ документа, помъщеннаго въ сборникъ Его Императорскаго Высочества подъ № 1, черезъ руки графа Самойлова проходили на Высочайшую аппробацію рисунки монеть и именно имь предложено было монетному департаменту приготовить рублевый штемпель съ Высочайшимъ портретомъ. Немногочисленные «абдруки», слёданные этимъ штемпедемъ (см. на табл. І. № 2) были представлены черезъ графа государю, но не удостоились Высочайшаго одобренія. Едва ли не графу Самойлову обязаны нумизматы и существованіемъ пробныхъ русскихъ «ефимковъ» 1798 г., изъ которыхъ два известны по единственнымъ экземплярамъ, хранящимся въ Эрмитаже, а третій находится въ собраніи августвишаго автора и въ ивкоторыхъ другихъ первоилассныхъ колленціяхъ (см. на табл. II, №№ 3, 4 и 5).

Въ началъ царствованія императора Павла совершена была финансовая операція по передёлу мъдной монеты, по существу своему возбуждавшая до сихъ поръ нъкоторое недоумъніе. 8-го мая 1796 года императрицею Екатериною II быль учреждень особый комитеть для разсмотрънія плана представленнаго княземъ Платономъ Александровичемъ Зубовымъ относительно улучшенія финансоваго положенія государства путемъ уравненія внутренняго достоинства мъдной монеты съ торговою цъною мъдн, какъ металла (Арх. Госуд. Сов., II, 21). Предложеніе это имъло смыслъ, потому что цъна мъди, какъ товара, не соотвътствовала

<sup>1)</sup> Арх. Госуд. Сов., т. III, ст. 422-433.

стоимости мѣдной монеты, въ силу чего эта послѣдняя переплавлялась и съ большой выгодой сбывалась за границу. Съ начала царствованія Екатерины II опредѣлено было изъ пуда мѣди выдѣлывать 16 рублей; до 1786 г. рубль мѣдныхъ денегъ стоилъ и рубль серебромъ, но съ этого года, принявъ съ основаніемъ ассигнаціоннаго банка ассигнаціонный курсъ, мѣдная монета стала падать въ цѣнѣ сравнительно съ серебромъ и волотомъ. Черевъ нѣсколько лѣтъ пудъ мѣди въ монетѣ стоилъ попрежнему 16 рублей и на ассигнаціи, а пудъ мѣди, какъ металла, продавался на 50 — 60°/о дороже.

Вновь учрежденный комитеть согласился съ проектомъ князя Зубова и постановиль перечеканить старую монету въ 32-рублевое въ пуде достоинство, преобразованиемъ пятикопъечниковъ въ гравенники, грошей въ четырекопъечники, копъекъ въ гроши, денежекъ въ копъйки, а полушекъ въ денежки. Для ускоренія этой операціи повелёно было учредить новые монетные дворы въ Нижнемъ-Новгородъ, Херсонъ, Полоцкъ и Архангельскъ, и, кром' того, снова привести въ дъйствіе московскій монетный дворь, а на с.-петербургскомъ открыть мёдный передёль. Несомейню, что на петербургскомъ, московскомъ и нижегородскомъ дворахъ передёлъ производился, остальные же дворы къ выдёлка монеты приступить не успали: указомъ отъ 10-го декабря 1796 г. императоръ Павелъ I упраздниль вновь учрежденные монетные дворы, а начеканенную легковёсную монету повелёль обратить въ прежній видь. Перебитая монета вновь перечеканивалась старыми штемпелями Екатериненскаго времени, при чемъ для пятаковъ выръзаны были даже новые штемпеля съ обычнымъ вензелемъ покойной государыни!

Эта посившная и нѣсколько странная перечеканка старыми штемпелями съ вырѣзываніемъ и новыхъ по старому образцу, обыкновенно объяснялась лачнымъ желаніемъ государя, въ первые же дни своего царствованія измѣнившаго многое въ распоряженіяхъ матери. Вновь изданные документы иначе освѣщаютъ все дѣло. Почти тотчасъ по вступленіи на престолъ, Высочайшимъ указомъ отъ 9-го ноября 1796 года, Павелъ Петровичъ вопросъ о передѣлѣ мѣдной монеты повелѣлъ разсмотрѣть Государственному Совѣту. Мнѣніе Совѣта его величество и «изволилъ принять за благо».

Мало того, относительно перебитія мёдной монеты въ 32 рубля изъ пуда «соизволиль его величество примётить, не удобнёе ли бъ было привесть передёлываемый пудь мёди въ 25 рублей». Очевидно императоръ не имёль ничего противъ перечеканки, но справедливо считаль перемёну въ достоинствё монеты сразу на 100°/о слишкомъ крутой. «Вице-канцлеръ», продолжаеть протоколъ, «по волё его величества изъяснялся съ дёйствительнымъ тайнымъ совётникомъ перваго класса графомъ Безбородкомъ, который находить, что, для лучшаго сбереженія кредита ассигнацій и нашего съ иностранными курса, нужно мёдную монету оставить въ настоящемъ достоинстве, дёлая изъ пуда 16, а не 25 или 24 рубля...» Доказательства графа Безбородко убёдили государя и состоялось распоряженіе легковёсную монету перетиснуть въ новую вензелемъ его величества, а такъ какъ государю было «угодно, чтобъ между мёдными деньгами не было пятикопешной монеты», то легковёсныя гривны и были перечеканены екатериненскими штемпелями.

Однако вопросъ о несоотвътстви стоимости меди въ монетъ и въ то-

варѣ—не заглохъ. Въ Государственный Совѣтъ неоднократно поступали на разсмотрѣніе поданные на Высочайшее имя проекты разныхъ лицъ относительно передѣла монеты. Въ 1800 году были такимъ образомъ разбираемы записки—золотыхъ дѣлъ мастера Карла Куста, адвоката Оверлаха (изъ 16 р. въ 26 р.) и пастора Бергмана (изъ 16 въ 32 р.). Необходимость измѣненія въ вѣсѣ мѣдной монеты сознавалась все яснѣе и яснѣе. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ колебанія манифестами 1810 года была установлена чеканка по 24 рубля изъ пуда.

Къ документамъ по монетному дѣлу, какъ и въ прежнихъ выпускахъ, приложены вѣдомости о количествѣ монеты, отчеканенной въ томъ или другомъ году на разныхъ монетныхъ дворахъ. Эти офиціальныя вѣдомости, весьма важныя во многихъ отношеніяхъ, нерѣдко способны ввести нумизмата въ большое заблужденіе. Такъ, напримѣръ, по нимъ значится, что на екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ полушки не чеканились совсѣмъ въ 1797, 1800 и 1801 годахъ, а въ 1799 году отчеканено ихъ на 28 р., тогда какъ по примѣчанію, сдѣланному августѣйшимъ издателемъ, полушки 1797 года «на самомъ дѣлѣ попадаются часто и не представляютъ рѣдкости, напротивъ того полушекъ 1799 годз до сихъ поръ не было находимо; очень рѣдко встрѣчаются денежки и полушки 1800 года».

Въ настоящемъ изданіи описано всего 130 монетъ, относящихся къ царствованію императора Павла І. Число это само уже по себь указываетъ на значительное количество знаковъ, описаніе которыхъ еще не появлялось въ печати. Къ любопытнымъ новинкамъ относятся талеръ и полталера, битые въ Іеверь въ 1798 правительницей Фредерикой-Августой-Софіей, и причисляемые къ русской нумизматикъ, какъ носящіе на себь изображеніе Россійскаго орла. Происхожденіе ихъ слъдующее—они отчеканены съ особаго разръшенія императора Павла. Екатерина ІІ наслъдовала въ 1793 году отъ брата своего Фридриха-Августа права на княжество Іеверъ, управленіе которымъ и передала вдовъ брата, принцессъ Августъ-Софіи. Новая правительница, управлявшая княжествомъ до тъхъ поръ, пока Іеверъ не вошелъ въ 1818 году въ составъ Ольденбурга, отчеканила въ 1798 году цълый рядъ монетъ съ гербомъ Іевера, и двъ съ изображеніемъ Россійскаго орла, на грули котораго нахолится шить съ коронованнымъ львомъ.

Нѣсколько таблицъ въ разбираемомъ нами томѣ содержатъ изображенія новодѣловъ, чеканенныхъ въ 40-хъ годахъ настоящаго столѣтія при составленіи нумизматической коллекціи для герцога Максимиліана Лейхтенбергскаго. Для нумизматовъ большой интересъ представятъ подробныя свѣдѣнія о всѣхъ новодѣльныхъ монетахъ такого офиціальнаго происхожденія, помѣщеніе каковыхъ обѣщано августѣйшимъ авторомъ въ выпускѣ, посвященномъ монетамъ императрицы Екатерины II.

При императорѣ Александрѣ для банковой золотой и серебряной монеты была оставлена проба предшествовавшаго царствованія. Кромѣ русской золотой монеты приготовлялись еще голландскіе червонцы, предназначавшіеся для заграничныхъ платежей. На с.-петербургскомъ монетномъ дворѣ до сихъ поръ сохраняются штемпеля голландскихъ червонцевъ, съ годами 1800—1806 и 1818. Отмѣтимъ, что съ 1810 и по 1817 г. включительно выдѣлки волотой монеты совсѣмъ не производилось.

Страшное напряженіе, вынесенное Россіей въ Отечественную войну отразилось на русскихъ финансахъ. Курсъ ассигнацій падаль съ зловещей быстротой. Въ 1816 году серебряный рубль уже офиціально считался въ 4 рубля ассигнаціями (въ 1817—4 р., въ 1819—3 р. 60 к.).

Такое паденіе курса вліяло на стоимость м'ядной монеты, которая одна оставалась разменной. Целый рядь документовь, собранных вавгустейшимь авторомъ и находящихся при протокодахъ Государственнаго Совета и Комитета Министровъ, указываеть на заботы правительства относительно размённой и мёдной монеть. Еще въ 1801 году главный директоръ Ассигнаціоннаго Банка Петръ Свистуновъ подаль государю записку о заведеніи низкопробной серебряной монеты 19-й и 2-й пробы! Въ виду безцъльности подобныхъ металинческихъ ассигнацій записка не имёла успёха. Къ 1810 году цвна меди достигла въ Петербурге 33 руб. за пудъ (А. Г. С., IV. 1, ст. 553, въ 1808 г. пудъ стоилъ 28 рублей, см. Ж. К. М. стр., 223). Необходимость повысить стоимость мёдной монеты стала очевидной и манифестомъ отъ 20-го іюля 1810 года поведёно было чеканить по 24 рубля изъ пуда мёди. Пля некоторыхъ областей и эта перемена оказалась недостаточной. Къ 1823 году стоимость пуда мёди въ Грузіи дошла до 57 руб. на ассигнаціи (А. Г. С., IV, 1, ст. 595) и Кавказъ пришлось снабжать монетою битою по 40 руб. изъ пуда, ибо русскія тяжелов'ясныя деньги переливались тамъ въ посуду. Какъ видимые результаты всякихъ предположеній и соображеній по поводу мёднаго передёла, до насъ дошли двё рёдчайшія монеты, описанныя Его Высочествомъ подъ №№ 396 и 402. Первая изъ нихъ (находится въ Императорскомъ Археологическомъ Обществъ, мъдный пятакъ съ надчеканкой клейма «10 копъекъ. 1809», и вторая—грошъ Павла I съ надчеканкой клейма въ видъ кружка съ цифрой 3 въ серединъ (находится въ Императорскомъ Эрмитажъ). Двъ указанныя монеты слъдуетъ считать плодами неудачнаго предположенія повысить стоимость тяжеловёсной щестнадцати рублеваго изъ пуда достоинства монеты безъ дорого стоющей перечеканки.

Дело чекана монеть при Александре I разсматривалось съ большою тщательностію: въ доклады и записки нерёдко заносились историческія справки (наприм., док. № 95). Такъ въ 1801 году въ Государственный Советь внесена была попробная выписка изъ лёль монетнаго департамента: «о дёлё россійскихъ золотыхъ и серебряныхъ монетъ», авторъ которой впрочемъ неръдко высказываетъ и много ошибочнаго. Особенно курьевно начало выписки: «Дъланіе монеть въ Россіи, хотя изъ самыхъ древнъйшихъ временъ производилось, но сего подлинными документами доказать весьма трудно; сколько жъ по сдёланнымъ монетамъ, сохраненнымъ для любопытства и случайно, такъ же и по рукописнымъ сочиненіямъ, доказать можно, то начало оныхъ полагать возможно со временъ великаго князя Игоря 1), который княжиль съ 913 года, ибо некоторые изъ таковыхъ монетъ действительно находятся... Со временъ царя и великаго князя Іоанна Васильевича, сначала пятого надесять столетія, по приведеніи некоторыхъ княжествъ подъ единое владеніе, деланы уже монеты съ отличностью, такъ что въ последующее время 16-го столетія крупная иностранная высокопробная монета употреблялась въ Россіи подъ клеймомъ московскаго герба и годоваго числа, а иногда и перепечатывалась россійскимъ штемпелемъ, съ изображеніемъ на одной сторонъ владъющаго государя, съдящаго на конъ, а на другой герба россійскаго...» (А. Г. С., III, 439). 2).

<sup>1)</sup> Многократно повторявшанся ошибка въ чтеніи на монетахъ Ивана Гровпаго словъ «игдрь» вмъсто «и государь» собственнымъ именемъ «Игорь».

<sup>2)</sup> Докладъ директора департамента Горныхъ и Соляныхъ дёлъ министру

Нумизматы въ новомъ труде августейшаго автора найдуть исторію происхожденія нівоторыхь монеть и жетоновь. Такъ, напримітрь, извійстные жетоны съ надписью «русское изобрётеніе» оказываются пробами печатной машины, изобрётенной Обергиттенфервалтеромъ Иваномъ Невёдомскимъ (Док. № 73 и прим.). Ръдкость этихъ пробныхъ кружковъ понятна, такъ какъ документально извъстно, что на всъ опыты по ихъ чеканкъ Невъдомскимъ употреблено было только 3 ф. 30 вол. мёди. Къ сожалёнію не нашлось документовъ, которые подробно бы освётили исторію пробныхъ рублей Александра I. Такихъ монеть извёстно много, большинство изъ нихъ съ портретами императора, что и понятно, такъ какъ среди русскихъ дюдей укоренилось убъждение въ необходимости чеканить царскую монету съ изображеніемъ государя, дабы она была не только міновымъ знакомъ, но и государственнымъ намятникомъ, позволяющимъ каждому подданному видеть черты лица своего монарха. Въ каждое царствование, начиная съ императора Павла, делаются попытки возобновить чекань портретной монеты. Такъ было и при императоръ Александръ I. 4-го апръля 1801 года государственный казначей представилъ разсмотренію Государственнаго Совета, «какимъ видомъ дёлать золотую и серебряную монету въ нынёшнее благополучное царствованіе Его Императорскаго Величества: съ портретомъ ли владівющаго Государя, какъ было до 1797 года, или безъ портрета, примъняясь къ монеть прошлаго правленія». «Совыть призналь нужнымь испросить Высочайшее соизволеніе, чтобъ, при дёлё новой монеты, удостоена оная была чеканомъ портрета Его Императорскаго Величества.» (А. Г. С., т. III, 1. стр. 403).

Среди пробныхъ рублей, описанныхъ въ разбираемомъ трудѣ, нѣкоторые становятся извѣстными впервые (таковы, наприм., №№ 3, 58, 59, 345—всѣ въ Эрмитажѣ), что не мало увеличиваетъ нумизматическій интересь изданія. Отмѣтимъ еще полуимперіалъ 1803 года, находящійся въ коллекціи графа И. Толстого (№ 376. Табл. XX, 24). Такъ какъ по офиціальнымъ свѣдѣніямъ въ 1803 году былъ отчеканенъ только одинъ полуимперіалъ, то возможно предположеніе, что этотъ экземпляръ и есть тотъ, о которомъ упоминаетъ вѣломость.

Нельзя не сказать въ заключеніе, что вообще изданіе августѣйшаго автора представляетъ прекрасное украшеніе русской нумизматической литературы. Остается пожелать, чтобы удалось и монеты прошлаго вѣка описать съ такою же полнотою и тщательностію съ какой завершено въ настоящемъ выпускѣ описаніе нумизматическихъ памятниковъ Россіи XIX стольтія.

Н. Лихачевъ.

Великій князь Георгій Михаиловичъ: "Русскія монеты 1881—1891" (Спб. 1891. Gr. 4°, VIII семумер., 115 стр. и 6 фотогіалотипическихъ таблицъ съ изображеніями монетъ).

При нынъ благополучно царствующемъ Государъ Императоръ въ монетномъ дълъ произведенъ цълый рядъ важныхъ реформъ. 17-го декабря 1885 года удостоился Высочайшаго утвержденія, разсмотрънный Государ-

Финансовъ отъ 7-го августа 1819 года начинается удивительной фразой: «Въ Россіи тисненіе мъдной монеты началось съ 1735 года (sic!), т. е. со времени царствованія императрицы Анны Іоанновны».

ственнымъ Советомъ новый Монетный Уставъ. Наиболее важныя измененія въ монетной системь, внесенныя новыми «правилами» заключаются въ:

1) Уменьшеніи содержанія чистаго золота въ полуимперіаль съ 1 золотника 39 долей до 1 золотника 34,68 долей, съ цёлью уничтоженія, узаконеннаго до того, трехпроцентнаго лажа на золото и уравненія нашего полуимперіала съ золотой монетой Латинскаго союза и Австріи; 2) Установленіи пробирнаго разновься десятичнаго дёленія, при чемъ проба золотой и серебряной монеты, вмёсто 88/96 в 1 32 1/3/96, опредёлена въ 900/1000, а серебряной размённой вмёсто 48/96 въ 500/1000.

Съ 1886 года волотая и серебряная банковая монета чеканятся съ портретомъ Государя Императора. Документы, собранные и изданные августейшимъ авторомъ въ настоящемъ выпускъ, имъють большую ценность въ силу того, что многіе изъ нихъ не вошли и не войдуть въ Полное Собраніе Законовъ. Изъ полобныхъ документовъ весьма интересны нёсколько записокъ. поданныхъ разными дёльцами, предлагавшими введеніе никкелевой монеты въ Россів (см. Док. №№ 5, 12, 13, 22, 27, 57). Предложеніе съ виду были самыя выгодныя, такъ, напримъръ, въ проектъ графа Стенбока разсчитывалось, что «одинъ пудъ сплава можетъ дать монеты на 439 руб.; выключая изъ этого стоимость металла, работу и чеканку на 60 руб., остается отъ каждаго пуда никкелеваго сплава правительственной регаліи 379 руб.». По мнвнію автора проекта правительство, изъявъ изъ обращенія нынв существующую серебряную монету и замёнивъ ее никкелевою, сразу получило бы болье 30 милліоновь чистой регаліи. Успышность такой операціи по соображеніямъ графа несомивниа: «народъ приметь никкелевую монету, какъ новую мъру правительства; для чего же мъра эта предначертана, какъ и вообще о всякомъ распоряжения, народъ русский никогда не спрашиваетъ, а привыкъ върить въ целесообразность принимаемыхъ правительствомъ мёръ; народъ окрестить новую монету по своему и будеть она безпрепятственно обращаться въ торговив». Мы видимъ на какихъ оригинальныхъ основаніяхъ покоятся выводы записки, автору которой недоставало одного лишь знакомства съ исторіей монетнаго дёла въ Россіи. Нельзя не признать вполнъ справедливыми слова начальника монетнаго двора Н. П. Фоллендорфа по поводу докладныхъ записокъ и проектовъ о никкелевой монеть: «Если разсматривать это предложение, какъ выгодное предприятие для Государственнаго Казначейства, то собственно никкель туть не при чемъ. Единственнымъ факторомъ является въ этомъ случай лишь фиктивная оценка, мера весьма опасная, такъ какъ рано или поздно, но выпущенныя по высокой оценка деньги возвратятся въ казну съ оценкою ничтожной» (стр. 75).

Въ 1885 году Государю Императору были представляемы нѣсколько пробныхъ рублей съ портретомъ его Величества для выбора лицевой стороны, рѣзанной медальерами Леопольдомъ Штейнманомъ и Абрамомъ Гриличесомъ. Высочайшаго одобренія удостоился одинъ изъ рублей работы Гриличеса, по каковому образцу и чеканится современная монета. По Высочайшему соизволенію пробные не одобренные рубли, переданы были въ нумизматическое собраніе великаго князя Георгія Михаиловича (док. № 48). Описаны эти рубли въ настоящемъ трудѣ августѣйшаго ихъ обладателя подъ №№ 84—89. Четыре эквемпляра таковыхъ же рублей съ Высочайшаго разрѣшенія въ 1887 году поступили и въ коллекцію графа И. И. Толстого.

Рубль подъ № 84 существуетъ только въ двукъ вкземплярахъ, ибо штемпель лицевой стороны его уже уничтоженъ. Однако не только этотъ, но и другіе пробные рубли едва ли будутъ укращать какіе-либо минцкабинеты, кромѣ двукъ вышеуказанныхъ, такъ какъ въ 1890 году состоялось повелѣніе, по которому чеканъ новодѣльныхъ монетъ безусловно воспрещенъ (док. №№ 73 и 74).

Показанія вёдомостей о количествё отчеканенной монеты дають нёсколько любопытныхь для нумизматовь указаній. Такіе факты, какъ чеканка вь 1882 году золотыхъ трехрублевыхъ червонцевъ всего лишь на 18 руб. или въ 1888 году пятиалтынныхъ серебряной размённой монеты только на 1 р. 5 к., еще не говорять о рёдкости указанныхъ монеть, большая часть которыхъ была уже отбита въ концё предшествующаго года. Другое дёло общее количество полтинъ и четвертаковъ, которыхъ въ 1881—1885, 1889 и 1890 годахъ чеканено не болёе, какъ по 500—2000 экз. на годъ. Нёть сомнёнія, что черезъ нёсколько десятковъ лёть эти монеты будуть считаться рёдкими 1).

Отмѣтимъ еще для любителей нумизматики, описанную августѣйшимъ авторомъ, никкелевую монету въ 3 копѣйки цѣнностью (см. Табл. I, № 30). Украшенная двуглавымъ Россійскимъ орломъ она носитъ и надпись на русскомъ языкѣ: «мѣдная россіискя монета. З копѣнки». Экземпляры этой никкелевой монеты были препровождены въ Россію при докладной запискѣ «о введеніи размѣнной никкелевой монеты въ Россію», сочиненой графомъ Буйе-де-Леклюзъ.

Н. Лихачевъ.

Исторія Государства Россійскаго въ изображеніяхъ державныхъ его правителей, съ краткимъ пояснительнымъ текстомъ-Рисунки профессора исторической живописи Императорской Академіи Художествъ В. П. Верещагина. Спб. 1891.

Подъ этимъ длиннымъ и пышнымъ ваглавіемъ изданъ въ свътъ на прекрасной бумагѣ альбомъ, состоящій изъ 70 рисунковъ—надо сказать правду очень слабыхъ, плохихъ въ художественномъ смыслѣ и еще болѣе плохихъ и слабыхъ въ отношеніи историческомъ. Плохому альбому предпослано г. профессоромъ исторической живописи довольно странное предисловіе, въ которомъ трудно доискаться даже простого логическаго смысла. Вотъ образчикъ того перваго граматическаго періода, въ которомъ г. профессоръ старается выяснить цѣль своего альбома. Приводимъ его цѣликомъ, безъ всякихъ измѣненій:

«Издавая «Ист. Гос. Рос. въ изобр. Державныхъ его правителей» въ видъ альбома, состоящаго изъ 70 рисунковъ, считаю нужнымъ напомнить, что приступая къ выбору (изъ чего?) и составленію этихъ рисунковъ, я не задавался цълью захватить (?) и картинно изобразить вст (!) замъчательныя событія болье чъмъ тысячельтей жизни Россіи, а имъль въ виду и намъревался, изображая державныхъ правителей въ строгомъ

<sup>1)</sup> Мёдныя монеты — въ 5 копекъ не чеканятся съ 1883 года и въ 3 копеки съ 1885 года. Необъясненнымъ остается какимъ штемпелемъ отбиты были въ 1888 году два пятака и два трехкопешника, о каковомъ факте упоминаютъ офиціальныя вёдомости.

хронологическомъ порядкъ, начиная съ родоначальника князей русскихъ Рюрика и заключая благополучно царствующимъ и Богомъ хранимымъ Монархомъ, представить общую картину роста, развитія и постепеннаго вовнышенія Россіи, указать главную артерію жизни ея и провести прямую линію хода русской исторіи оть начала ея до настоящаго времени».

Въ этомъ необъятномъ періодѣ, такомъ необъятномъ, какъ тысячелѣтняя исторія Россіи, ничего понять нельзя. Оказывается, что г. профессоръ, даже и приступая уже «къ составленію рисунковъ, не намѣревался картинно изобразить событія тысячелѣтія жизни Россіи», а намѣревался все же «въ изображеніяхъ державныхъ правителей» представить картину роста Россіи», «указать артерію жизни Россіи» (?) и «провести прямую линію хода русской исторіи». Слѣдовательно, онъ сразу задался тремя несовсѣмъ удобоисполнимыми и, повидимому, для него самого не вполнѣ ясными цѣлями. Но этого показалось г. профессору мало: онъ прибавиль къ тремъ цѣлямъ еще и четвертую, говоря, что его рисунки «могутъ быть разсматриваемы, какъ иллюстрированная хронологія».

При такомъ странномъ и далеко не ясномъ пониманіи своей задачи, г. профессоръ, весьма плохо знакомый съ русской исторіей, рѣшился еще дѣйствовать совершенно самостоятельно и даже не потрудился попросить кого-нибудь болье свѣдущаго составить ему осмысленный и разумный планъ для его альбома. Со смѣлостью, достойной полнѣйшаго порицанія, онъ рѣшился даже съ нѣкоторой критикой отнестись къ учебникамъ русской исторін, которые бы ему не мѣшало знать потверже. «Оставансь вѣрнымъ своей цѣли (неизвѣстно, которой изъ четырехъ вышеуказанныхъ?), я не находилъ ни возможнымъ, ни нужнымъ—говоритъ г. профессоръ—обходить рисункомъ какого-лнбо правителя вслѣдствіе кратковременности или незначительности его дѣятельности, подобно тому, какъ это допускается въ иныхъ учебникахъ, особенно при изложеніи удѣльнаго періода исторіи Россіи» (!)...

Г. профессоръ не находить ни возможнымъ, ни нужнымъ тотъ разумный выборъ, котораго онъ не имѣлъ возможности сдѣлать по недостаточности своей исторической подготовки. Это просто и ясно. При чемъ же тутъ «иные учебники?..» Что же касается знаній г. профессора въ исторіи Россіи, то онъ ихъ какъ нельзя лучше выказаль въ томъ простомъ пояснительномъ текстѣ къ рисункамъ, который «присоединилъ къ рисункамъ, руководствуясь трудами Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева и др.». Замѣтьте: «и другихъ историковъ!»—какъ будто для подписанія подърисункомъ трехъ строкъ текста необходимо «руководствоваться трудами Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева и другихъ!» Посмотримъ на этотъ замѣчательный текстъ, извлеченный изъ «Карамзина, Соловьева и другихъ:

«Великій князь Святославъ І. Сынъ Владиміра, Святополкъ, умертвилъ трехъ братьевъ своихъ и удаленный (?) отъ престола Ярославомъ Новгородскимъ, кончилъ жизнь въ скитаніи безумнымъ» (?)...

«Изяславъ I Ярославичъ... Первый изъ русскихъ правителей уничтожилъ смертную казнь, замънивъ ее денежною пенею». «Святополкъ Михаилъ... Въ княженіе Святополка благою мыслію Мономаха (при чемъ тутъ Святополкъ?) учреждены (?) на Руси съъзды князей для ръщенія дълъ полюбовно». Подъ изображеніемъ Владиміра Мономаха сообщается о присылкѣ ему «вѣнда и бармъ Алексѣемъ Комненомъ».

О князё Игорѣ Ольговичѣ сообщается только, что онъ «былъ схваченъ (?) въ плѣнъ, увязнувъ въ трясинѣ».

О князѣ Юріи Долгорукомъ г. профессоръ знаетъ только, что «онъ строилъ храмы, пролагалъ пути сообщенія, но любовью народною не пользовался» (?).

Объ Андрей Боголюбскомъ ему извёстно, что онъ «основалъ Боголюбовъ» (??) и «первый началъ борьбу съ пагубной удёльной системой».

О Михаилѣ Юрьевичѣ (братѣ Боголюбскаго), княжившемъ всего два года, г. профессоръ находить возможнымъ сообщить, что «въ вѣкѣ суровомъ жестокостью онъ не запятналъ имени своего и любилъ спокойствіе народа болѣе власти».

Въ противоположность этому отзыву о добродѣтельномъ Михаилѣ, г. профессоръ такъ характеризуетъ князя Андрея Ярославича (1294—1304 г.): «Омрачилъ княженіе свое постоянными ссорами съ князьями и частыми призывами монголовъ ко вмѣшательству въ дѣла Руси».

И неужели г. профессоръ воображаетъ себѣ, что этотъ вздорный наборъ фразъ, не имѣющихъ притомъ никакой прочной исторической подкладки, можетъ датъ кому-нибудь понятіе «о ростѣ Россіи», о «главной артеріи ен жизни» и «о прямой линіи хода русской исторіи!?»

Еще менёе могуть рисунки разбираемаго альбома ознакомить съ бытомъ древней Руси, съ древнерусскими одеждами и подробностями житейской обстановки XII и послёдующихъ вёковъ. Все изображенное на рисункахъ альбома скучно, однообразно, академично, натянуто и рёшительно ничего не даетъ въ смыслё историческомъ. Костюмы исно указываютъ на весьма ограниченное знакомство съ нашимъ древнерусскимъ бытомъ и съ вещественными древностями. Трудно даже представить себё, какъ можно быть профессоромъ исторической живописи при такомъ легкомъ багажъ научныхъ свёдёній! Признаемся, для насъ остается загадкою: вачёмъ, для кого и ради чьей пользы вздумалось г. профессору издать этотъ влосчастный альбомъ.

П. Полевой.

### Россія и русскій дворъ въ первой половинѣ XVIII вѣка. Записки и замѣчанія графа Эрнста Миниха. Изданіе редакціи журнала «Русская Старина». Спб. 1891.

Записки графа Эрнста Миниха заключають въ себъ много любопытныхъ подробностей, касающихся придворнаго быта во время царствованія императрицы Анны Ивановны, регентства Бирона и правленія Анны Леопольдовны. Принадлежа къ придворной сферь, авторъ былъ очевидцемъ почти всвъъ, описываемыхъ имъ, событій и налагаетъ ихъ спокойно и безпристрастно. На этомъ основаніи, «Записки» Миниха составляють довольно цѣнный историческій матеріалъ, тѣмъ болье, что симпатичная личность автора, отличавшагося широкимъ образованіемъ, скромностью и неподкупной честностью, внушаеть къ нему полное довъріе. «Записки» Миниха были изданы въ первый разъ въ 1817 году и давно сдѣлались библіографической рѣдкостью. Редакція «Русской Старины» оказала услугу, занимающимся русской исторіей ХУІІІ вѣка, вторично издавъ «Записки» и при томъ въ такой об-

ставовкѣ, которая не оставляеть желать ничего лучшаго. Къ «Запискамъ» присоединено другое сочиненіе Миниха, именно «Замѣчанія на записки Манштейна», за тѣмъ историко-критическое изслѣдованіе г. Юргенсона объ обомхъ названныхъ трудахъ Миниха, обстоятельный очеркъ жизни послѣдняго, родословіе его фамиліи и, наконецъ, описаніе и рисунокъ герба Миниховъ. Кромѣ того, къ книгѣ приложенъ прекрасный портретъ Миниха и алфавитный указатель собственныхъ именъ. Особенно цѣнно изслѣдованіе г. Юргенсона. Шагъ за шагомъ слѣдя за текстомъ «Записокъ» Миниха, г. Юргенсонъ указываетъ всякое, малѣйшее, противорѣчіе въ нихъ, сдѣланныя заимствованія и т. п. Изслѣдованіе г. Юргенсона даетъ возможность пользоваться этимъ матеріаломъ безошибочно, и избавляетъ занимающихся отъ многихъ провѣрокъ и кропотливыхъ справокъ. Мы убѣждены, что всѣ лица интересующіяся той эпохой, которую описываетъ Минихъ, искренно поблагодарятъ редакцію «Русской Старины», за такое прекрасное изданіе «Записокъ».

С. Ш.

Нижегородскій Сборникъ, издаваемый нижегородскимъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ, подъ редакціею дѣйствительнаго члена и секретаря комитета А. С. Гацискаго. Т. Х. Нижній Новгородъ. 1891.

Выходящій въ свёть десятый томъ «Нижегородскаго Сборника» заключаетъ въ себъ не мало цънныхъ и интересныхъ статей по этнографіи и статистикъ Нижегородской губерніи; укажемъ для примъра, на полубеллетристическую статью самого редактора «На Сундовикь, въ Жарахъ, на Сити на ръцъ», на статью В.И. Снъжновскаго «Изъ исторіи побъговъ кръпостныхъ въ последней четверти XVIII и XIX вв.», не говоря уже о пеломъ ряд'в изследованій по кустарнымъ промысламъ Нижегородской губерніи. Не столько, однако, на этотъ разъ, привлекаетъ къ себъ наше вниманіе самое содержаніе настоящаго выпуска, сколько тоть факть, о которомь въ коротенькомъ предисловіи извѣщаеть насъ редакція «Сборника», что дъятельность ея «прекращается, за отсутствиемъ денежныхъ средствъ для ея продолженія, на долго, быть можеть — и всего вёроятне — навсегда». Нельзя не пожальть о прекращение этого, во всякомъ случав, заслуживающаго уваженія изданія. Находились, правда, критики, не хотфвине понять цфли изданія А. С. Гацискаго, осмёнвавшіе это изданіе, какъ безтолковый, безсистемный сборь сырыхъ матеріаловъ, ни кому не нужныхъ и ни для кого не интересныхъ, но всякій, кому извъстно, какъ мало движенія еще въ умственной жизни нашихъ провиний, согласится, что и подобныя изданія, хотя бы даже и содержали въ себъ, по выраженію г. Гацискаго, одну «сушь» и сырой матеріаль, тёмъ не менёе представляють отрадное явленіе среди подавляющей массы фантовъ, доказывающихъ поливищее отсутствіе высшихъ духовныхъ интересовъ... Стоитъ оглянуться назадъ на «трудную повъсть» болье чьмъ двадцатильтняго существованія «Нижегородскаго Сборника». Задумано было изданіе небольшимъ кружкомъ лицъ въ Нижнемъ Новгородь въ пору розовыхъ мечтаній щестилесятыхъ головъ, и предполагалось оно въ весьма широкихъ размёрахъ и съ общирными цёлями; объ этихъ неудавшихся планахъ въ предисловіи къ одному изъ прежнихъ выпусковъ «Сборника» съ добродушною ироніею разсказываеть самъ редакторъ его.

Кружокъ, однако, отчасти по несогласіямъ между членами его, отчасти по внѣшнимъ причинамъ, скоро распался, на этотъ разъ изданіе не состоялось, и лишь годъ спустя А. С. Гацискій на свой страхъ рёшился взяться ва него, задавшись уже болбе скромными цёлями. Не многосложная программа «Сборника» теперь состояла въ одномъ лишь собирании матеріаловъ для изученія Нижегородскаго Поволжья, безъ последующихъ обобщеній ихъ, зачастую даже безъ систематизаців. А. С. Гацискій мало распространяется о техъ трудностяхъ, съ которыми ему приходилось бороться въ самомъ началь изданія, но какь онь были велики, можно судить хотя бы уже потому, что мъстныя типографскія средства не давали ему возможности хотя сколько-нибудь сносно напечатать заготовленные матеріалы. Лобываніе самыхъ матеріаловъ представляло для него также не мало трудностей; недостатокъ образованныхъ силъ давалъ себя ощутительно чувствовать, мало находилось людей, у которыхъ были бы и способности и желаніе послужить дёду изученія родного края. Благодаря этому, цёнными пріобрётеніями для своего сборника г. Гацискій быль обязань, главнымь образомь, мъстному духовенству, бывшему, по выраженію его, чуть ли не единственнымъ двигателемъ литературно умственной жизни Нижегородской губерніи. Недостатокъ образованныхъ силъ, однако, съ каждымъ годомъ все более и болве сталь пополняться, матеріаловь набиралось болве, чемь редакція могла ожидать, но за то все ясибе и ясибе сталь выступать наружу другой прискорбный факть, устранить который было уже рашительно невозможно, это — поливищее отсутствие необходимыхъ матеріальныхъ средствъ. Первые четыре выпуска еще вышли въ сравнительно короткихъ промежуткахъ времени другъ отъ друга, но уже при изданіи IV-го тома, когда далеко не весь накопившійся матеріаль быль напечатань, матеріальная нужда настолько обострилась, что редакція помышляла о пріостановкѣ изданія на неопределенный срокъ. До этого, однако, дело не дошло, такъ какъ благодаря вившательству нижегородскаго вице-губернатора было постановлено, чтобы типографія губернскаго правленія взяла на себя безплатное печатаніе «Сборника». «Сборникъ» и сталь печататься безплатно, но за то, какъ? За множествомъ другихъ «более нужныхъ» работъ, дело затянулось на цедыхъ ява гола. и когла наконець началось печатаніе, то пошло оно мелленно и съ большими перерывами, такъ что книга въ 331/2 листа печаталась въ теченіе почти цёлыхъ двухъ лёть. Печальная участь изданія вызвала въ это же время содъйствіе нижегородскаго земства, ассигновавшаго на изданіе комитета 2,000 р. единовременно; это обезпечило на некоторое время продолженіе «Сборника», хотя далеко не въ достаточной мітрів: расходы на одинъ томъ даже при безплатномъ печатаніи обходились въ 700 р., а на то, что эти расходы когда-либо окупятся, нечего было и разсчитывать. Матеріаловъ между тѣмъ накоплялось пѣлыя груды: издавая VI томъ, черезъ полтора года после выхода пятаго, редакція заявляда, что ихъ хватило бы на двадцать томовъ, а между тъмъ пришлось опять прекратить издание на целов десятилетіе, но теперь уже по инымъ причинамъ. Въ 1877 году были предприняты работы образовавшейся при министерстве финансовъ комиссіи по изследованію кустарной промышленности въ Россіи, организацію которыхъ въ Нижегородской губерніи взяль на себя г. Гацискій. Насколько лътъ продолжались эти изследованія, расходы по которымъ сначала вела сама комиссія, а затёмъ Нижегородское земство, ассигновавшее на окончаніе начатыхъ въ губерніи работъ -2,500 р., и на печатаніе ихъ -2,000 р. Печатаніе этихъ трудовъ по кустарнымъ производствамъ и стало съ VII-го выпуска, вышедшаго въ 1887 г., почти исключительнымъ содержаніемъ всѣхъ послѣдовавшихъ томовъ «Нижегородскаго Сборника». Въ настоящемъ X томѣ, статьи по кустарнымъ производствамъ въ различныхъ уѣздахъ заканчива ются и кончается вмѣстѣ съ тѣмъ и самое изданіе по причинамъ намъ уже извѣстнымъ...

На грустныя размышленія наводить нась эта длинная эпопея влоключеній «Нижегородскаго Сборника». Болье двадцати льть одинь человыкь (о комитетъ говорить нечего, весь онъ сосредоточивается въ одномъ С. А. Гацискомъ) безкорыстно отданъ одной цёли, дёлу изученія родного края, борется съ часто непреодолимыми трудностями, знаетъ при этомъ, что общество мало интересуется его трудами, не смъеть даже и надъяться, что окупится болье <sup>2</sup>/<sub>5</sub> всьхъ издержекъ на изданіе, и подъ конецъ, не видя ни откула поллержки, онъ долженъ согласиться, что одному ему оно не полъ силу, что ему остается лишь махнуть рукой на излюбленный, привычный трудъ. Опять приходится убъждаться въ томъ, какъ трудно сдълать у насъ многое частными средствами при отсутствіи поддержки со стороны общества, нисколько не интересующагося серьезными книгами и періодическими изданіями. При полномъ равнодушім большей части нашего общества къ наукъ, нечего и думать о томъ, чтобы у насъ могли расходиться журналы исключительно серьезные, научные, какъ на то надбется одинъ изъ нашихъ выдающихся ученыхъ, редакторъ новаго спеціальнаго журнала. Нельзя ожидать ничего подобнаго въ обществъ, еще до такой степени недоросшемъ до сознанія духовныхъ нуждъ, что весьма недавно представителями его въ одномъ изъ главныхъ провинціальныхъ центровъ быль поднять вопросъ, не упразднить ли городскую публичную библіотеку, отъ которой-де пользы никакой исть, а лишь расходь лишній. Вь виду всёхь этихь фактовь, приходится сознаться, что не настало еще у насъ время, когда частными средствами можно рѣшиться на изданія въ родѣ настоящаго «безвременно погибшаго» «Нижегородскаго Сборника». Такіе труды могуть у насъ существововать лишь при поддержив со стороны правительства, которому одному лишь подъ силу взять на себя расходы по изданію, необходимому для полнаго ознакомленія съ народною жизнью нашего отечества, но въ то же время слишкомъ «сухому» и «скучному», чтобы разсчитывать на успѣхъ среди общества. А. Л.

# Д. Н. Анучинъ. Къ исторіи ознакомленія съ Сибирью до Ермака. Древнее русское сказаніе «О человъцъхъ незнаемыхъ въ восточнъй странъ». Археолого-этнографическій этюдъ. Съ 14 рис. въ текстъ. Москва. 1890.

Проф. Д. Н. Анучинъ, не безъ основанія считающійся лучшимъ представителемъ французскихъ антропологовъ и особенно направленія Брока 1), издалъ недавно очень любопытное и интересное даже для неспеціалиста изслѣдованіе, заглавіе котораго мы привели выше. Въ основаніе своего изслѣдованія авторъ положилъ сказаніе «О человѣцѣхъ незнаемыхъ въ восточнѣй

Словарь Венгерова, т. І, стр. 975.
 «истор. въсти.», понь, 1891 г., т. хыу.

странв» (стр. 6—12), сказаніе очень древнее (XV—XVI вв.), заключающее въ себъ первыя по времени русскія свъдънія о сибирскихъ народахъ. Не смотря однако на интересъ техъ данныхъ, которыя могъ бы найти въ этомъ сказаніи этнографъ, оно слишкомъ мало привлекало къ себѣ вниманіе изслъдователя. Къ нему отнеслись слишкомъ поверхностно; ограничились только указаніемъ на баснословный и фантастическій характеръ заключающихся въ немъ извъстій. Никто даже не думаль искать реальной почвы, на которой возникли эти повидимому фантастическія басни. Проф. Д. Н. Анучину пришла счастливая мысль открыть эту реальную сторону сказанія и сдёлать его такимъ образомъ важнымъ источникомъ для исторіи культуры Сибири. Для достиженія этой цёли проф. Анучинъ прежде всего приводить подлинный тексть сказанія по списку Соловецкой л'єтописи, указывая при этомъ на главнівніція развочтенія, а затёмъ переходить къ самому изследованію, составляющему такимъ образомъ какъ бы комментарій къ сказанію. Поступаеть авторъ при этомъ сдёдующимъ образомъ. Сдёдавъ общій обзоръ, въ которомъ постарался опредёлить способы и возможность происхожденія такого рода сказаній, авторъ переходить къ частностямъ. Онъ береть по очереди каждое изъ свидътельствъ сказанія и всестороне изследуеть его; сравниваеть, подыскиваеть аналогіи и въ концъ концовъ приходитъ къ тому или другому выводу. Здёсь нельзя не изумиться тому знакомству автора съдитературой своего вопроса, которое онъ обнаруживаетъ во всёхъ своихъ аналогіяхъ. Масса самыхъ разнообразныхъ ссылокъ, цитатъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ заставляютъ читателя вполнъ довърчиво отнестись къ выводамъ, кажущимся на первый вглядь самыми невозможными. Въ большинствъ случаевъ эти выводы дъйствительно имъютъ реальную почву при всей ихъ кажущейся невъроятности, но въ нъкоторыхъ случаяхъ этого и не бываетъ. Въ нъкоторыхъ случаяхь, хотя впрочемь довольно рёдкихь, почтенный авторь нёсколько увлекается и, забывая основную цёль своего труда приходить, напримерь. къ такого рода выводамъ «это извёстіе сказанія оказывается вёрнымъ или, по крайней мёрё, основаннымъ на дёйствительно ходившихъ разсказахъ» (стр. 42). Большая разница между върнымъ извъстіемъ и только основаннымъ на дъйствительно ходившихъ разскавахъ, особенно, если принять во вниманіе отписку енисейскаго воеводы князя К.О. Щербатаго въ Сибирскій Приказъ, приведенную авторомъ въ концѣ труда (стр. 86). Записка эта представляеть собой любопытный примёрь, того, какъ невёрно понятые, хотя и действительно ходившіе разсказы могли давать поводь къ возникновенію самыхъ невёроятныхъ извёстій. Пришелъ авторъ къ приведенному раньше выводу, разбирая извёстіе о самоёдахь-юракахь. Характеривуется этотъ народъ въ сказаніи такимъ образомъ: «а ядь ихъ мясо оленье, да рыба, да межи собою другь друга ядять; а гость къ нимъ откуда пріидеть, и они дёти свои закалають на гостей, да тёмъ кормять; а который гость у нихъ умретъ, и они того снедаютъ, а въ землю не хоронятъ, а своихъ такожъ». Извъстіе само по себъ очень важное и знать, насколько оно реально, было бы очень интересно, а между темъ проф. Анучинъ называетъ его съ одной стороны и главнымъ образомъ «върнымъ», а съ другой стороны основаннымъ на дъйствительно ходившихъ разсказахъ. Съ последнимъ согласиться можно, но съ первымъ-трудно. Тѣ факты, которые мы находимъ у Кушелевскаго и на основаніи которых вавтор ділаеть свой выводь по своей малочисленности и странности содержанія неубъдительны. Затьмъ,

фактъ убіенія самобдами въ прежнее время дряхлыхъ стариковъ, даже если онъ встрёчался у самоёдовъ, не можетъ служить подтвержденіемъ для извъстія сказанія, такъ какъ есть цёлый рядь древнихъ средневьковыхъ и новъйшихъ извъстій, констатирующихъ существованіе этого обычая у множества другихъ народностей земнаго шара, какъ современныхъ дикарей, такъ и предковъ такъ называемыхъ «культурныхъ» или «историческихъ» народностей 1). Не лучше ли всё такого рода сказанія и самое извёстіе нашего памятника назвать минами, вызванными названіемъ этого народа 3). Такимъ образомъ, приходится реальную основу этого извѣстія отвергнуть. Не понимаемъ также, почему проф. Анучинъ, объясняя извъстіе о «самовди», умирающей на два мёсяца отвергаеть толкование Олеарія и даеть свое собственное, конечно возможное, но нѣсколько натянутое (стр. 50 и сл.). Извѣстіе это такого рода: «Въ той же странв иная самовдь, якоже и прочіи человъцы. Но зими умирають на два мъсяца. Умирають же тако: какъ гић котораго застанеть въ темъ месяци, тотъ тамъ и сядетъ, а у него изъ носа вода изойдеть, какъ отъ потока да примерьзнеть къ земли; и кто человъкъ иные земли невъданіемъ потокъ той образить у него и сопхнеть съ мъста, и онъ умретъ, то уже не оживетъ, а не сопхнетъ съ мъста, той оживеть... А иные оживають, какъ солице на мъсто вернется, тако на всякій годъ оживають и умирають». Олеарій основу этого мина видить въ томь, что самобды живуть въ низкихъ жилищахъ, которыя вимой заносятся себгомъ на столько, что нельзя ни войти, ни выйти (стр. 51). Проф. Д. Н. Анучинъ склоненъ «полагать скорке, что возникновение такого представления было вызвано видомъ человъкообразныхъ идоловъ, которые, по многимъ стариннымъ извъстіямъ, существовали въ самобдской земль» (стр. 53). По нашему мевнію, объясненіе Олеарія естественные и правдоподобные. Укажемъ еще на одно примъчаніе, которымъ проф. Анучинъ заинтересоваль, но любопытства нашего не удовлетвориль. Примъчание это находится на стр. 37-й (90 прим.). Здёсь, говоря о построеніи и самомъ названіи города Мангазен, авторъ между прочимъ только констатируетъ следующій факть: «съ основаніемъ Мангазен (города) названіе народа Молгонзви стало выходить изъ употребленія и смёнилось названіемъ Юраки». Фактъ очень любопытный, такъ какъ обыкновенно происходитъ совершенно обратное явленіе.

Всѣ эти немногочисленныя и по своему характеру незначительныя замѣчанія, конечно, нисколько не могутъ измѣнить того, что мы высказали въ началѣ отзыва о крупныхъ достоинствахъ послѣдняго труда почтеннаго ученаго.

В. Б.

# Всеобщая исторія литературы. Выпускъ XXV. Скандинавская и турецкая литература. Спб. 1891.

Г. Риккеръ, издатель этой «Всеобщей исторіи», испытываетъ долготерпѣніе русской публики, выпуская ежегодно по ливрезону сочиненія, начатаго двънадцать лѣтъ тому назадъ, да и то еще читатели получаютъ не каждый годъ по ливрезону, а по временамъ, какъ въ 1887 году, и вовсе ни-

¹) «Этнографич. Обозрвніе», 1889 г., т. I, стр. 115.

<sup>2)</sup> Самое распространенное мивніе относительно слова «самовдъ» то, что это названіе финское и соотвътствуеть лопарскому зате — jedne, прилагаемому лопарями для обозначенія своей земли (стр. 39).

ьего не получають. Разбирая прежніе выпуски, мы не разъ обращались къ издателю съ вопросомъ, когда же онъ думаетъ кончить эту исторію и на которомъ выпускъ остановиться? Вопросъ этотъ мы дълали отъ имени нъкоторыхъ лицъ, начавшихъ выписывать книгу еще при покойномъ Коршъ и теперь уже начинающихъ старъться, не видя конца ея. А между тъмъ въдь это трудъ не одного лица и, раздъленный между многими спеціалистами, могъ бы быстро идти впередъ. Но г. Риккеръ ни въ одномъ изъ последнихъ выпусковъ своего издавія не считаеть даже нужнымъ сообщить своимъ читателямъ (есть же они у него все-таки), сколько еще лётъ и выпусковъ протянется его исторія, доведенная въ XXV выпускі до конца XVIII стольтія? Не потребуеть ли еще и ныньшиее стольтіе также десятки выпусковъ? Обо всемъ этомъ уже нѣсколько лѣтъ хранится упорное молчаніе и последній выпускъ отличается отъ прежнихъ только темъ, что въ немъ 141/2 листовъ вмъсто десяти и стоить онъ полтора рубля вмъсто одного; но въ немъ, по крайней мъръ, закончены исторіи объихъ литературъ, то есть доведены до XIX въка. Составлены онъ отчетливо и добросовъстно, какъ вообще всъ статьи изданія, хотя являются, по необходимости, въ сжатомъ видъ. Мы не знаемъ прежнихъ трудовъ г. Диллена, но въ его изследованіи скандинавской литературы видно основательное знакомство съ своимъ предметомъ. Напрасно только, говоря о поэзіи скальдовъ, авторъ цитируеть стихи ихъ безъ перевода на русскій языкь. Всё эти «Haki, kraki hamdi, framdi» совершенно не понятны не только для насъ, но и для лицъ знакомыхъ съ европейской лингвистикой. Оставляетъ безъ перевода авторъ и народныя песни, приводя ихъ въ непонятномъ для насъ подлинникъ. Излишне также было приводить въ подлинникъ англійскія и шотландскія пъсни, схожія по содержанію съ датскими и шведскими. Приводимые авторомъ переводы Н. Берга имъютъ литературное значение и переданы гладкимъ стихомъ, чего нельзя сказать о другихъ переводахъ М. К. Марченко, отличающихся тяжелымъ языкомъ. Хороша характеристика Гольберга, хотя нельзя вполит согласиться, что онъ «обладаль въ высшей степени тъмъ. что Кантъ называетъ умомъ, скорве чемъ разумомъ». Эвальдъ, Баггесенъ, Далинъ, Торальдъ, также очерчены върно и рельефно. Статья оканчивается оцънкою значенія Бельмана, высоко даровитаго поэта, но котораго все-таки нельзя сравнивать съ Анакреономъ и Гафизомъ, какъ это дълаетъ авторъ-Но Бельманъ умеръ въ 1795 году (почему г. Дилленъ не приводитъ годъ его смерти?) и послъ него въ шведской и вообще въ скандинавской литературѣ было не мало замѣчательныхъ писателей. Почему же авторъ ничего не говоритъ объ нихъ?

О турецкой литературѣ немного свѣдѣній не только у насъ, но и вообще въ Европѣ, и г. Смирновъ справедливо замѣчаетъ, что названіе этой литературы, какъ и самое имя турокъ, очень широко и неопредѣленю. И татары всѣхъ видовъ, и башкиры, киргизы, туркмены и даже разные якуты и кумыки, все это турки или, правильнѣе, тюрки, родные братья османовъ, хотя послѣдніе пренебрегаютъ своимъ общеродовымъ названіемъ и употребляютъ его только въ историческихъ сочиненіяхъ да въ народныхъ пословицахъ, гдѣ это слово принимается въ значеніи «грубый», «мужикъ», «дикарь». «Турокъ будетъ ученымъ, но никогда не будетъ человѣкомъ», говоритъ одна такая поговорка. Орда Османа, получившая въ концѣ XIII вѣка гегемонію надъ сельджуками и другими тюркскими родами, дала имъ

свое имя и съ теченіемъ времени стала гораздо выше ихъ какъ вообще въ культурномъ, такъ и въ литературномъ отношения. Поэтому г. Смирновъ посвящаеть свой очеркь только изслёдованію литературы османскихъ турокъ. Познакомить насъ съ нею было всего ближе автору двукъ замечательныхъ сочиненій о крымскомъ ханствъ подъ главенствомъ Отоманской Порты до начала XVIII въка (1887 г.) и въ XVIII вък (1888 г.). Авторъ относится къ своему предмету совершенно объективно и даже нѣсколько преувеличиваеть, утверждая, что европейцы презрительно относятся ко всему турецкому и въ томъ числъ къ литературъ. Напротивъ, Европа, въ особенности Англія и Германія, питають въ последнее время какое то нежное пристрастіе къ Турціи, всёми силами охраняя ее оть державы, съ помощью которой освободились отъ мусульманскаго ига христіанскія племена: греки, румыны, сербы, болгары. Что же касается до турецкой литературы. то г. Смирновъ и самъ совнается, что въ ней много такого, чему и мы можемъ сочувствовать. Онъ лаже сравниваеть ее съ нашей литературой во второй половинъ прошлаго стольтія, когда у насъ господствовала періодическая и переводная печать, хотя «свобода слова находится въ Турціи даже въ болъе ограниченныхъ условіяхъ, чъмъ у насъ, и администрація научилась у своихъ европейскихъ посътителей только системъ предостереженій запрешеній и т. п.». Авторъ начинаеть свою статью также съ изслівлованія народныхъ пъсенъ, сказокъ, пословицъ и произведеній, популярныхъ въ народъ. Пъсни переданы въ стихотворномъ переводъ мъстами весьма гладкомъ, даже риемованномъ. Затъмъ приведенъ подробный разборъ героическаго эпоса: «Приключенія бойца за вёру Сейида Батталя», оцінка поэтовъ мистическихъ, анакреонтическихъ, вольнодумцевъ, женщинъ-поэтовъ Съ XVII въка развивается литература научная и историческая. Политическимъ памфлетамъ и сатиръ посвящена особая глава, также какъ этиче скимъ произведеніямъ и народіямъ. Статья ваканчивается обворомъ книгопечатанія въ Турціи, возникновеніемъ въ ней новыхъ родовъ дитературы: романа, драмы и др. подъ вліяніемъ европейскихъ образцовъ, очеркомъ выдающихся дъятелей новъйшаго времени и періодической литературы. Туть говорится, хотя и очень кратко, о произведеніяхъ и писателяхъ XIX віка и авторъ приходитъ къ печальному заключенію, что «исламъ несовмёстимъ съ истинною наукою и просвъщениемъ». Это же митие высказалъ и Ренанъ, но только по отношенію къ научному прогресу, а не къ литературъ. Мусульманская богословская доктрина действительно полна сумбура, но въдь литература можетъ развиваться и безъ теологическихъ бредней. Примъровъ этому не мало въ исторіи всёхъ народовъ. Достигли же арабы и мавры высокой культуры и при господства ислама. Смашивать творческую фантавію съ богословскою также не слёдуеть, какъ стараться примирить науку, основанную на фактахъ, съ ученіемъ, основаннымъ на въръ. Между литературою и теологіей нать ничего общаго. Вы ислама и теперы уже проявляются прогресистскія вінія, какь во многихь доктринахь, считавшихся навсегда утраченными и непоколебимыми. Политическое положеніе отоманской имперіи въ Европ'я д'яйствительно весьма непрочно, но у насъ въ другихъ частяхъ свъта столько единовърцевъ, что обрекать ихъ на бевотрадное булущее, какъ это дъдаетъ г. Смирновъ, было бы несправедливо, особенно когда, по стать вего, заключающей въ себ столько новаго и оригинальнаго, ознакомишься съ выдающимися писателями мусульманскаго міра.

Сборникъ историческихъ матеріаловъ, извлеченныхъ изъ архива собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Выпускъ третій. Изданъ подъ редакціей Н. Дубровина. Спб. 1890.

Настоящій томъ Сборника распадается на два отдёла. Первый заключаеть въ себё 267 документовъ, вышедшихъ изъ собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи (стр. 1—171), 27 Высочайшихъ повелёній, объявленныхъ черезъ графа Аракчеева (стр. 173—184) и, наконецъ, 37 подърубрикой «Исходящій журналъ графа Аракчеева къ разнымъ лицамъ» (стр. 185—208). Всё эти документы относятся къ 1813 году, представляютъ собой распоряженія относительно войскъ, ихъ содержанія, набора новыхъ рекрутъ, Высочайшія благодарности и награды. Такимъ обравомъ, документы этого стдёла имёютъ чисто военный интересъ, могутъ быть полезны для военнаго историка этого времени,— но ничего не дають для исторіи современнаго состоянія общества.

Несколько интереснее второй отдель, какь по разнообразію заключающагося въ немъ архивнаго матеріала, такъ и по внутреннему содержанію этого матеріала. Отдълъ этотъ въ свою очередь распадается на четыре части: 1) Локументы по управленію Тарнопольской областью, 1810 — 1811 гг. (стр. 213—228); 2) Документы по управленію Молдавіей и Валахіей, 1810—1812 rr (стр. 229-246); 3) Документы, относящіеся до войны съ Швеціей и до присоединенія Финляндін, 1809—1815, извлеченные изъ бумагъ М. М. Сперанскаго (стр. 247-328); 4) Секретвыя офиціальныя свёдёнія о положеніи нашихъ финансовъ въ 1813 г. и объ изыскании средствъ къ продолжению военныхъ действій въ чужихъ краяхъ (стр. 329). Документы этого отдела, какъ мы сейчась замётили, почти всё въ высшей степени интересны. Такъ, напримъръ, документы по управленію Молдавіей и Валахіей рисують намъ какъ нельзя лучше бълственное положение края въ это время, когла «господари, будучи токмо временными владёльцами княжествъ старались лишь, не теряя времени ихъ господарствованія, обогащаться всёми тёми средствами, какія токмо могли тому способствовать» (Донесеніе Красно-Милошевича 15 іюня 1810 г., № 352, стр. 231). Особенно интересна въ этомъ отношеніи ваписка митрополита и экзарха Гавріила, поданная 8-го февраля 1812 г. М. Сперанскому, въ которой онъ говорить «вкратий только о ийкоторыхъ важиващихъ обстоятельствахъ, наиболбе споспеществовавшихъ къ разоренію и растерзанію помянутаго края» (стр. 236), оговорившись, что объ этомъ можно бы «исписать цёлую книгу», а также письмо его къ М. Сперанскому 6-го марта 1812 г. Въ этомъ письмъ авторъ предлагаетъ «способы къ лучшему образованію управленія Молдавіи и Валахіи», для чего онъ счель необходимымъ саблать историческую справку объ «образё управленія во время бытности господарей и состоянія управленія со времени ихъ удаленія» (№ 354). Что касается до третьей части второго отдёла, заключающей въ себё документы о Финляндіи, то она ничего особенно новаго не даеть для всторика Финляндіи, хотя можно найти нъсколько любопытныхъ частностей, разсвянныхъ среди этихъ актовъ. Какъ, напримъръ, можно указать на всеподданнъйшую замътку о Финляндіи (très humble apperçu sur la Finlande. Стр. 274), рисующую намъ, какъ самый характеръ финляндца, такъ и его экономическое положеніе, живо нарисованное начиная съ того времени, «que l'agriculture, le commerce et l'industrie y étaient étrangers» (стр. 275). Записка эта, представленная графомъ Армфельтомъ, очень интересна по своему внутреннему содержанію, равно какъ и другія письма графа къ М. Сперанскому (стр. 294). Цифровыя данныя, заключающіяся въ четвертой части этого отділа даютъ довольно точное понятіе о томъ тяжеломъ экономическомъ состояніи, въ которомъ очутилась Россія послі 1812 года.

Въ концѣ книги приложенъ указатель собственныхъ именъ, упомянутыхъ въ текстѣ. Въ числѣ этихъ «собственныхъ именъ» мы находимъ, впрочемъ, только имена лицъ; что же касается до названій мѣстъ, то здѣсь ихъ нѣтъ, хотя помѣстить ихъ въ указателѣ было бы далеко не лишнимъ.

В. Б.

### О поков воскреснаго дня. Доцента Московской Духовной Академіи Александра Бъляева. Харьковъ. 1891.

Вопросъ о праздничномъ отдыхѣ, въ смыслѣ обязательнаго прекращенія или, по крайней мѣрѣ, сокращенія торговли, фабричныхъ и другихъ работъ, составляетъ теперь злобу дня и у насъ, въ Россіи, и въ Западной Европѣ. Между тѣмъ, въ нашей литературѣ этотъ вопросъ не подвергался до сихъ поръ серьезной разработкѣ, и вадача настоящей брошюры (представляющей переработку и распространеніе публичныхъ лекцій, читанныхъ г. Бѣляевымъ въ Москвѣ весной 1889 года) состоитъ въ томъ, «чтобы восполнить недостатокъ въ нашей литературѣ ученой постановки и разработки вопроса о покоѣ воскреснаго дня, ощутительный и вредный особенно въ настоящее время, и тѣмъ, хотя въ малой мѣрѣ, помочь дѣлу теоретическаго и практическаго рѣшенія этого вопроса».

Авторъ такъ ревюмируетъ содержаніе своего очерка: «во-первыхъ, мы описали современное движеніе въ пользу болье строгаго соблюденія воскреснаго покоя, какъ за границей, такъ, въ особенности, у насъ въ Россіи; во-вторыхъ, старались разрѣшить недоумѣнія касательно соблюденія воскреснаго покоя и устранить и опровергнуть ходячія возраженія противъ него: въ-третьихъ, коснувшись существенныхъ недостатковъ, дѣйствующихъ у насъ гражданскихъ законовъ о поков воскреснаго дня, мы указали путь и руководственным начала для изданія новыхъ законовъ объ этомъ и намѣтили самые законы, конечно, въ общихъ чертахъ; въ-четвертыхъ, сдѣлали краткій историческій очеркъ гражданскаго и библейско-церковнаго законодательства о днѣ недѣльномъ, т. е. субботѣ у іудеевъ и о воскресеньи у христіанъ, и этимъ способомъ выяснили сущность истиннаго, христіанскаго празднованія воскреснаго дня и вмѣстѣ съ тѣмъ показали важное значеніе такого празднованія какъ для духовнаго, такъ и для матеріальнаго благосостоянія человѣка и цѣлыхъ народовъ и государствъ».

Хотя авторъ въ своемъ очеркъ касается гигіенической, вкономической и нъкоторыхъ другихъ сторонъ разсматриваемаго вопроса, но основная точка зрънія, настойчиво и послъдовательно проводимая имъ, — религіозно-нравственная: воскресный и праздничный покой требуется четвертою заповъдью. При этомъ онъ является горячимъ сторонникомъ государственнаго вмѣшательства въ религіозно-нравственную сферу общественной и индивидуальной жизни. Онъ предлагаетъ не только запрещеніе, законорательнымъ путемъ,

извъстныхъ работъ, какъ нарушающихъ воскресный покой, но и подчинение административно-полицейской регламентаціи самого «освященія» праздничныхъ дней, рекомендуя, напримъръ, абсолютное запрещение концертовъ и спектаклей во время всенощной и объдни, и не только на русскомъ, но даже и на иностранныхъ языкахъ, т. е. предназначенныхъ для лицъ, не принадлежащихъ къ господствующей церкви, и тъхъ изъ православныхъ, которые знають иностранные языки и предпочитають идти на концерть или спектакль, вмёсто церкви. Что касается «описанія современнаго движенія въ пользу боде строгаго соблюденія воскреснаго покоя», то вдёсь нельзя не видъть нъсколько односторонняго подбора фактовъ, имъющаго цълью преувеличеніе діятельности нашего духовенства въ ділі распространенія въ обществъ здравыхъ и опредъленныхъ понятій относительно воскреснаго отдыха. Напримёръ, «близорукому и фальшивому радёнію о частныхъ народныхъ и государственныхъ интересахъ»-г. Витте, бывшаго управляющаго Юго-Западными желёзными дорогами, обратившагося въ сентябре 1888 года къ нъсколькимъ архіереямъ съ просьбою внушить населенію, чрезъ низшее духовенство, что въ праздникъ не гръхъ заниматься нагрузкой и выгрузкой товаровъ, —такому «раденію» г-на Витте авторъ противопоставляетъ «решительный и энергически выраженный, вполнъ достойный православнаго архинастыря» отказъ покойнаго Никанора, архіепископа херсонскаго и одесскаго. Почему же авторъ не исчерпываетъ даннаго инцидента до конца? Мы помнимъ, что подобный же отказъ получилъ г. Витте и отъ свътскаго лицакіевскаго губернатора, и напротивъ встрътиль полное сочувствіе со стороны кіевскаго митрополита, предписавшаго подчиненному ему духовенству, чтобы оно не воспрещало прихожанамъ работать на железныхъ дорогахъ по праздникамъ, «благоразумно объяснивъ, что это можно делать безъ греха» («Нед¥ля» 1888, № 45).

Не можемъ не отмътить нъкоторыхъ, по меньшей мъръ, двусмысленныхъ выраженій автора: земледъльцы «ведуть образъ жизни естественный»; возвысить благосостояніе нъмецкаго рабочаго можетъ «уменьшеніе потребностей» и т. п. С.

# Иванъ Яковлевичъ Порфирьевъ. Біографическій очеркъ и рѣчи при погребеніи. Казань. 1891.

И. Я. Порфирьевъ, профессоръ Казанской духовной академіи, недавно умершій — авторъ извъстной «Исторіи русской словесности», двадцать лѣтъ уже считающейся едва ли не лучшей книгой по этому предмету. Исторія русской литературы долгое время была въ самомъ нечальномъ положеніи. Учебники Греча, Плаксина, Аскоченскаго, «Чтенія» Давыдова и друг. до 50-хъ годовъ были почти единственными пособіями—а кто не внаетъ, каковы они были? Трудъ Галахова, вышедшій повже, былъ слишкомъ сухъ и обширенъ, надо было книгу болѣе живую и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чисто научную, примѣнительно къ новѣйшей разработкѣ древнихъ русскихъ памятниковъ, на которые долго такъ мало обращали вниманіе составители «учебныхъ книгъ». Такой книгой и явилась въ 1870 г. первая часть «Исторіи русской словесности» И. Я. Порфирьева. Насколько сильна была потребность въ подобномъ трудѣ, видно уже изъ того, что 1-я часть «Исторіи» выдержала

4 изданія и теперь печатается пятое. Въ 1881 году вышель первый, а въ 1884 г.—второй отдёль второй части «Исторіи» (отъ Петра до Карамзина)— обоихъ было уже два изданія. Кром'є того Порфирьевъ издаль н'єсколько очень важныхъ памятниковъ древней русской литературы—«Просв'єтитель» Іоснфа Волоцкаго въ «Православн. Собес'єдн.» 1855—57 гг., сочиненія Максима Грека (тамъ же 1859—62 гг.), Посланіе Филофея къ дьяку Мисюрю Мунехину и др. Интересно поэтому поближе повнакомиться съ этимъ д'єятелемъ, чему и посвящена изданная въ Казани книжка, заглавіе которой приведено выше.

Самою любопытною и обширною въ этомъ сборникъ явдяется статья г. Знаменскаго, представляющая біографическій очеркъ Порфирьева; остальные 9 «словъ» и «рѣчей» имѣють обычный въ подобныхъ вещахъ характеръ и потому останавливаться на нихъ нѣтъ нужды. Пользуясь статьей г. Знаменскаго, попытаемся вкратцъ обрисовать жизнь и нравственный образъ Порфирьева. «Подъ свѣжими впечатлѣніями послѣдняго прощанія, говоритъ г. Знаменскій, съ дорогимъ усопшимъ, хотѣлось бы записать и сохранить на этихъ страницахъ на намять по крайней мѣрѣ хоть эскизный образъ этой симпатичной и многосторонне-развитой личности, этой идеально-благородной, какой-то эстетически-изящной, глубоко-человѣчной и любящей души, красоты которой не понималъ развѣ только онъ самъ, по своей всегдашней въ отношеніи къ себѣ мнительности» (стр. 3). А личность его была дѣйствительно замѣчательна...

И. Я. Порфирьевъ былъ сынъ сельскаго священника Вятской губерніи (род. 23 сентября 1823 г.) и обучался сначала въ вятской семинаріи, а потомъ былъ посланъ «какъ лучшій студентъ» на казенный счетъ въ Казанскую духовную академію.

Когда профессоръ Протопоповъ, читавшій русскую словесность, постригся въ монашество, Порфирьевъ, только-что окончившій къ тому времени курсъ «вторымъ магистромъ ІІ курса», быль назначенъ ему въ пріемники и съ 1849 года началь читать лекціи, сначала всецѣло подъ вліяніемъ своего учителя, а съ слѣдующаго года уже болѣе самостонтельно; измѣненія, впрочемъ, касались только внѣшней стороны чтеній — «большей естественности и стройности въ распредѣленіи его сложнаго матеріала, тщательнѣйшей обработки нѣкоторыхъ подробностей, большей точности въ опредѣленіяхъ и терминологіи» и пр. (стр. 12). Въ 50-хъ годахъ Порфирьевъ ввелъ въ свой курсъ новый, историческій элементъ и такимъ образомъ поставилъ свой предметъ въ академіи на совершенно новыхъ для нея, надлежащихъ началахъ

«Нововведенія» Порфирьева не понравились его ближайшему начальству и ректоръ потребовалъ исправленій. Выручилъ Порфирьева его сослуживецъ Г. З. Елисеевъ, недавно умершій и предъ смертью напечатавшій свои воспоминанія о Порфирьевѣ («Вѣстн. Евр.» 1891 г. № 1); онъ предложилъ ему весьма остроумный совѣтъ: чтобъ угодить просвѣщенному начальству, онъ посовѣтывалъ «переписатъ нѣсколько листочковъ занисокъ заново, ничего въ нихъ не измѣняя, и подать опять ректору».—«Ну вотъ теперь другое дѣло»,—замѣтилъ тотъ, вѣроятно, вполнѣ довольный сдѣланнымъ внушеніемъ

Кром'в чисто научнаго, развивающаго, Порфирьевъ им'влъ на студентовъ большое вліяніе нравственное, всл'ядствіе своей симпатичной личности, «постоянно серьезнаго, идеально-возвышеннаго, благороднаго тона его лекцій»,

его «мягкаго, человѣчнаго отношенія къ молодежи и живого участія въ ея развитіи» (стр. 22).

Съ прибытіемъ въ Казань Соловецкой библіотеки въ 1855 г. Порфирьевъ началъ по первоисточникамъ изучать древнюю русскую словесность и тогда, мало-по-малу, восполниль свою прежнюю отвлеченную односторонность болье жизненными историческими началами. Эстетическія и историческія начала его сводились къ слёдующимъ требованіямъ: «чтобы литература трактовалась не только, какъ одно выраженіе идеи изящнаго въ словъ, удовлетворяющее извъстнымъ началамъ эстетики и запросамъ эстетическаго вкуса, но и какъ художественное выражение идеаловъ извъстнаго времени и мъста, художественное воспроизведение дъйствительной, исторической живии, заставляющее читателя самого переживать эту жизнь, и съ этой стороны представляющее собою даже своего рода живой историческій матеріаль» (стр. 27). Мы видимъ, какъ върно и чутко понималь Порфирьевъ свой предметь, его положенія такъ сродны съ положеніями реальной критики Вълинскаго; но до тенденціовнаго утилитаризма 60-хъ годовъ онъ никогда не спускался со своего историко - эстетическаго реализма. Широко проникъ въ его «Исторію» и народный элементь, долго изгонявшійся до него нашими «историками литературы» - это, конечно, приносило огромную пользу его слушателямъ.

Матеріальное положеніе Порфирьева было не изъ завидныхъ: не говоря про различнаго рода мелкія «утѣсненія», ему много вредилъ недостатокъ денегъ, такъ какъ онъ долгое время (до 1864 г.) получалъ всего 358 рублей въ годъ за свои лекціи въ званіи баккалавра и потомъ экстраординарнаго профессора. Впрочемъ, его мало безпокоило это, онъ былъ очень неразчетливъ и добродушенъ. Не смотря на эту недостаточность, въ его маленькую, бѣдную квартирку очень часто собиралась «академическая братія» «и что за чудныя, что за живыя рѣчи велись тутъ и по всѣмъ квадратнымъ аршинамъ всего этого академическаго семейнаго дома!... Какъ-то жалко становится подчасъ этого прежняго времени нашей академической бѣдности и беззатѣйливой простоты жизни и взаимныхъ отношеній» (стр. 43).

Большой (77 стр.) очеркъ г. П. Знаменскаго, написанный по личнымъ воспоминаніямъ, займетъ видное мѣсто въ работѣ будущаго историка того времени; онъ полонъ живого интереса и прекрасно характеризуетъ свѣтлую личность И. Я. Порфирьева.

Ар. М.

Исторія Эллинизма. Сочиненіе І. Г. Дройзена. Переводъ М. Шелгунова съ французскаго, дополненнаго авторомъ, изданія, подъредакціей А. Буше-Леклерка. Томъ первый. Исторія Александра Великаго, Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва. 1891.

Издательская фирма К. Т. Солдатенкова, обогатившая уже нашу литературу массой прекрасныхъ трудовъ по всёмъ отраслямъ исторіи, выпустила въ настоящее время въ свётъ переводъ перваго тома классическаго труда Дройзена, который по справедливости долженъ быть поставленъ на первомъ мѣстѣ среди всѣхъ изслѣдованій по исторія здлинизма, т. е. того періода греческой жизни, когда она вышла за тѣсные предѣлы своей родины и могучимъ потокомъ разлилась во всему Востоку, смявъ и почти уничтоживъ туземныя культуры. Значевіе этого замѣчательнаго явленія настолько ве-

лико, что оно несомивнио требуеть спеціальнаго труда, который выясниль бы его причины и следствія и проследиль бы самый процессь этой борьбы двухъ культуръ. Трудъ Дройзена вполнъ удовлетворяетъ этимъ задачамъ, и, если мы присоединимъ къ этому еще то обстоятельство, что въ немъ данъ самый полный сводь всёхъ фактовъ, относящихся къ данной эпохё, то станеть вполив ясно, какую услугу оказала почтенная фирма этимъ изданіемъ русской публикъ. Но, признавая всё достоинства «Исторіи Эллинизма» Дройзена, мы считаемъ нелишнимъ указать также и на нѣкоторые существеннные его недостатки, которые всегда нужно имъть въ виду при чтеніи труда этого ученаго. Прежде всего укажемъ на нѣсколько пристрастное отношеніе Дройзена къ центральному лицу перваго тома, къ Александру Великому. Почтенный ученый, увлекшись титанической фигурой Македонскаго героя, сталь на столько ей симпатизировать, что не желаеть видёть въ великомъ завоевателъ ни одной несимпатичной черты и величіе его политической деятельности переносить на его личность, стремясь повсюду выставить сына Филиппова великодуппнымъ, высоконравственнымъ, честнымъ, чуждымъ всянихъ нечистыхъ разсчетовъ-словомъ идельнымъ человъкомъ. Но удовлетворяя такой свой склонности, Дройвень часто становится въ противоръчіе съ документальными свидътельствами, дошедшими до насъ отъ того времени. Пояснимъ это примъромъ. На страницахъ 364-366 русскаго перевода разсказывается про извъстный указъ Александра о возвращени изгнанниковъ греческихъ въ ихъ родные города. Указавъ на бъдственное и безвыходное положение, въ которомъ находились эти несчастные изгнанники, Дройзенъ видить въ поступкъ Александра образчикъ удивительнаго великодушія, и «примъненіе истинно царскаго права помилованія», такъ какъ царь, по словамъ Дройзена, позволилъ возвратиться на родину и лицамъ, изгнаннымъ за сопротивление Македонской гегемонии и борьбу за самостоятельность Эллады. Но то-то и дёло, что великодушный герой не простеръ своей милости на патріотовъ, которыхъ покаралъ или онъ самъ или его отецъ — на это ясно указываетъ приведенное у Діодора распоряженіе Полисперхонта, правившаго за малолетствомъ царя Филиппа Аридея, а также и некоторыя надииси (см., напримъръ, въ Sylloge Inscriptionum Graecarum edi dit Guilebnus Dittenberger Lipsiae. MDCCCLXXXIII. Fasciculusprior p. 199, titulus № 119). Непонятнымъ кажется намъ также и то сочувствіе, которое проявляетъ Дройзенъ къ Александру, разскавывая о столь несимпатичномъ его поступкъ, какъ убіеніе Клита, и еще не понятнье тонъ заключительной фразы этого разсказа: «Онъ (т. е. Александръ) раскаялся въ убійствь (Клита) и принесъ жертву богамъ; что онъ долженъ былъ еще сделать сверхъ того, объ этомъ осуждающие его моралисты не говорятъ». (стр. 258). Неужели же почтенный ученый действительно возмущень «моралистами», которые думають, что быка, закланнаго въ честь разгиваннаго Ліониса, и ивкотораго плача, не виолив достаточно для того, чтобы смыть поворное пятно съ человъка, могшаго въ пьяномъ видъ убить своего лучшаго друга, спасшаго ему жизнь, и при томъ убить за его правдивость?!... Собственно говоря, мы подагаемъ, что внесеніе маральной точки зрвнія въ исторію совершенно неумъстно, что задачей историка вовсе не должно быть восхваление добродътелей и караніе пороковъ того или другого историческаго діятеля, но разъ ученый изслёдователь сталь на эту точку эрёнія, онь должень по меньшей мёрё соблюдать близость въ истинъ и не награждать своихъ героевъ, хотя бы и

такихъ геніальныхъ, какъ Александръ Македонскій, тѣми добродѣтелями и совершенствами, коими они въ дѣйствительности не обладали.

Указавъ на этотъ общій недостатокъ почтеннаго труда, о которомъ мы говоримъ, позволимъ себъ обратить вниманіе читателя еще на одинъ взглядъ Пройзена, заключающій въ себъ, по нашему мижнію, ижкоторое преувеличеніе. Именю этоть ученый утверждаеть, что греки, разрушивь колоссальную Персидскую монархію, создали на ея развалинахъ «новыя формы государственной и народной жизни». (стр. 1), Въ самомъ деле, мы видимъ, что деспотическая форма правленія, установившаяся въ техъ отдельныхъ государствахъ, на которыя распалась монархія Александра, по самому духу своему гораздо ближе въ разрушенному Персидскому царству, чемъ въ разрушившему его эллинскому народу, постоянно боровшемуся противъ тиранніи и считавшему единодержавіе чёмь - то унивительнымь — слёдовательно въ установленіи формъ государственной жизни было скорве заимствованіе грековъ у Восточныхъ народовъ, чёмъ внесение свобододюбивыхъ эллинскихъ началь въ одряживащую персидскую администрацію. Еще менве можно согласиться со внесеніемь новыхь началь въ народную жизнь. Эллинская культура увлекла только высшіе слои общества въ новыхъ государствахъ, а народныя массы попрежнему оставались при своемъ міровоззрініи и при старой религіи, какъ мы можемъ это наблюдать у народовъ съ міросозерцаніемъ, вылившимся въ извъстныя определенныя формы — у египтянъ, евреевъ, персовъ.

Въ болѣе детальное разсмотрѣніе труда Дройзена мы входить не станемъ, такъ какъ мелкія погрѣшности, которыя можно было бы въ немъ отыскать, ничуть не унизили бы его великихъ достоинствъ, какъ не хотѣли втого слѣлать и мы своими предшествовавшими указаніями.

Въ заключение два слова о русскомъ переводъ. Предпочтение, оказанное переводчикомъ французскому изданию передъ нъмецкимъ, вполнъ оправдывается тъми довольно важными дополнениями, которыя имъются въ первомъ, какъ въ самомъ текстъ, такъ и въ приложенияхъ—особенно въ послъднихъ: нъмецкий подлинникъ (Geschichte des Hellenismus. Von Ioh. Gust. Droysen.— Zweite Auflage.— Gotha 1877) даетъ только два приложения, тогда какъ въ русскомъ переводъ мы ихъ находимъ девять. Что касается до языка перевода, то въ общемъ онъ довольно удовлетворителенъ, хотя и попадаются въ немъ мъстами неудачныя выражения, въ родъ «онъ обослался съ Опвами», т. е. обмънялся съ Опвами посольствами. Впрочемъ, такия выражения сравнительно ръдки.

С. А-въ.

### Очерки современной умственной жизни. А. Бѣляева. Харьковъ. 1891.

Странная, пессимистическая брошюра... Г. Вёляевъ ополчился противъ современной науки, литературы, школьнаго образованія и пр. Предупредивъ читателя, что онъ пишетъ «не всестороннее ученое изслёдованіе объ этомъ предметё» (т. е. современной умственной жизни), а излагаетъ только «свои наблюденія и впечатлёнія», дёлаетъ «зам'єтки»,—г. Б'єляевъ даетъ сначала краткую характеристику предмета, а потомъ по пунктамъ доказываетъ свои положенія на 86 страницахъ этой брошюры. «Характерныя особенности современной умственной жизни», по его мнівнію, слёдующія: «рас-

пространение грамотности и усиление потребности просвещения въ массахъ; облегченіе условій и улучшеніе средствъ для распространенія просвъщенія и пріобретенія познаній, общедоступность образованія и широкое распространеніе просвіщенія, отсюда-умноженіе людей съ поверхностнымъ многознаніемъ; чрезвычайное накопленіе въ наукахъ фактическаго малообработаннаго матеріала, недостатокъ организаціи его и потребныхъ для этого дъла великихъ людей: господство реализма (въ другихъ мъстахъ авторъ ставить здёсь другое слово: эмпиризма) въ науке, натурализма въ искусствахъ и литературь, преоблагание опытныхъ (эмпирическихъ) наукъ и упадокъ умозрительныхъ... расширение научнаго горизонта и открытие многихъ новыхъ областей для человеческой любознательности: умножение числа наукъ и чрезмарное разватвление ихъ или пробление на «специальности» и т. д. и т. д. (стр. 3). Какъ видитъ читатель, затронуты самыя больныя стороны современной цивилизаціи, но, къ сожалівнію, именно только затронуты. Ну, положимъ, что действительно появилось нынё много полуобразованныхъ люлей, «многознаекъ», много «сочинителей» въ хулшемъ смыслѣ слова, много худыхъ, тенденціозныхъ, рекламирующихъ себя книгъ, въ которыхъ трудно разобраться даже человъку опытному,-но какой же выходъ изъ всего этого? Что-жъ?-жечь вредныя и ненужныя книги, запрещать писать безталаннымъ писателямъ, допускать къ образованію только способныхъ и умныхъ? А гдв критерій всего этого? Не показывая изъ всего этого выхода, брошюра превращается въ какой-то памфлетъ, не достаточно спокойный, серьезный, правдивый. Между тэмъ, въ ней много такого, на что нельзя не обратить вниманія, что невольно вызываеть на размышленіе. Какъ, напр., не согласиться съ авторомъ въ его нападеніяхъ на спеціализацію современныхъ ученыхъ, доходящую до комизма? «Спеціалистъ-это знатокъ одной какой-либо науки (спеціальности), или, чаще, одной отрасли науки, даже одной части этой отрасли, маленькаго уголка науки; онъ изучаеть и знаеть только этоть узкій уголокь одной изь неисчислимаго множества наукь, но за то обязанъ знать его точно, во всёхъ подробностяхъ. Имёстъ ли г. спеціалисть хотя бы элементарныя свёдёнія изъ другихъ, важныхъ, но далекихъ отъ его спеціальности, наукъ, объ этомъ не спрашиваютъ. Не ставятъ въ особую вину, если онъ не знаетъ даже и сродныхъ съ его спеціальностію наукъ. Иногда преклоненіе предъ спеціализаціей ученыхъ занятій доходить до крайности, до абсурда: напр., полагають, что чёмъ уже кругь ученыхъ занятій человіка, тімъ большихъ результатовъ онъ можетъ достигнуть, а ученаго, пишущаго не по одной своей спеціальности, готовы упрекать за то, что онъ разбросался, не въренъ своему призванію, напророчать, что онь не усиветь создать ничего важнаго и крупнаго въ своей спеціальности и т. п... Почти всё ученые набросились на изученіе частностей, ваняты микроскопической работой, собирають и изследують отдельныя явленія и факты. Организація ихъ, научное творчество, стремленіе къ обобщеніямъ, построеніе теорій-все это отставлено на второй планъ, или даже совсёмъ игнорируется и не существуетъ»... (стр. 29-30). Въ самомъ делё, подобное направление современной науки грозить сдёлаться очень вреднымъ: съ каждымъ годомъ накопляется огромная масса всевозможнаго балласта и какъ подумаещь, что всю эту груду хлама придется разрабатывать будущимъ ученымъ, то только руками развелень. Если ужъ теперь приходится писать изследованія чуть не объ одномъ годе какого-нибудь столетія, то

что будеть въ будущемъ, когда «матеріалы» увеличатся до милліоновъ книгь, журналовь, газеть... Наши ученые часто забывають, что они созданы и для жизни, для своего народа; общечеловъческіе интересы ихъ не занимають; да и въ ихъ собственныхъ спеціальныхъ ванятіяхъ, какъ совершенно справедливо говорить авторь, «мало-по-малу развивается односторонность въ понятіяхъ и рутина въ сужденіяхъ, которая тёмъ опасебе, что спеціалисть слишкомъ привыкаеть къ усвоеннымъ имъ понятіямъ, не можеть замётить недостатка ихъ, пока остается въ круге своихъ обычныхъ занятій, мало-по-малу пріобр'єтаеть безразсудную ув'єренность въ томъ, что онъ самъ есть наилучшій судья своихъ мненій и выводовъ, являются нетершимость и недостатокъ уваженія къ чужимъ митніямъ, круговоръ суживается, мысль, пресмыкаясь въ прахв частностей, мельчаетъ и теряетъ способность къ широкому полету; о творческомъ вдохновеніи, посёщающемъ человъка только при созерцаніи великихъ идей, здісь не можеть быть и рвчи, спеціальныя занятія становятся какимь-то ремесломь, пріобретають характеръ машинности, ученое творчество делается невозможнымъ» (стр. 32)

Съ этими и подобными разсужденіями вообще нельзя не согласиться, но можно пожалёть, что авторъ говорить вездё какъ-то догматически, почти не приводя примёровъ. И потомъ нельзя же сказать, хотя бы въ данномъ вопросё, чтобы ужъ такъ всё наши ученые только и занимались разработкой частностей, мелочей; мы видимъ, напротивъ, что являются труды, не оправдывающіе этого нападенія г. Бёляева. Мелочная разработка фактовъ сама по себё не вредна, она даже необходима, лишь бы главная цёль имёла болёе общее значеніе, интересъ.

Любопытна полемика г. Бѣляева съ г. Вл. Соловьевымъ по поводу статей послѣдняго «Россія и Европа»—здѣсь отстаивается способность русскихъ къ цивилизаціи и вѣра въ грядующее призваніе Россіи (стр. 66—86).

Книгѣ много вредитъ то, что авторъ часто повторяется и вообще выражается довольно безсвязно: вѣроятно, онъ не исполнилъ собственнаго своего совѣта молодымъ писателямъ—перечитать свое произведеніе девять разъ, прежде чѣмъ печатать... Ар. М.

Діонисій Зобниновскій, архимандрить Троицкаго-Сергіева монастыря (нынѣ Лавры). Историческое изслѣдованіе преподавателя Тверской духовной семинаріи Дмитрія Скворцова. Тверь. 1890.

Г. Скворцовъ написать обстоятельное изслѣдованіе объ одной изъ самыхъ замѣчательныхъ личностей начала XVII столѣтія—знаменитомъ архимандритѣ Діонисіи Зобниновскомъ (род. около 1571 г., ум. 1633 г.), имя котораго тѣсно связано съ исторіей смутнаго времени и съ дѣломъ исправленія богослужебныхъ книгъ. До сихъ поръ спеціально Діонисію была по священа только одна статья свящ. Поспѣлова, подъ заглавіемъ: «Преподобный Діонисій, архимандритъ Троицкаго-Сергіева монастыря» («Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія», 1865 г. ч. ІІ). Эпизодически о дѣятельности Діоннсія трактуется въ курсахъ гражданской и церковной исторіи, въ сочиненіяхъ г. Кедрова «Авраамій Палицынъ», г. Смирнова о патріархѣ Филаретѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ. Вообще, въ литературѣ болѣе обслѣдованъ вопросъ объ испра-

вленіи Діонисіемъ богослужебныхъ книгъ, чёмъ другіе вопросы, касающіеся его жизни и дёятельности. Г. Скворцовъ поставилъ своею задачею пополнить существующіе пробёлы и разсмотрёть взгляды, высказанные прежними изслёдователями даннаго предмета.

«Разъясняя историческое значеніе троицкаго архимандрита Діонисія,—
говорить авторь,—мы находимь, что оно опредёляется двумя сторонами его
дёятельности, или, лучше, дёятельностію его въ двухъ различныхъ сферахъ:
дёятельностію государственною—въ смутное время и дёятельностію церковною, проявившеюся въ исправленіи книгъ. Какъ въ исторіи смутнаго
времени не можеть быть забытъ Діонисій, такъ и въ исторіи исправленія
богослужебныхъ книгъ имя его должно занимать очень видное мёсто. По
двумъ же главнымъ сферамъ дёятельности Діонисія, естественно, и изслёдованіе о немъ должно распасться на двё части». Въ первой излагаются государственныя заслуги Діонисія, а во второй—его церковная дёятельность.
Кромѣ того, въ первую часть вошли біографическія свёдёнія о Діонисіи,
а во вторую свёдёнія о немъ, какъ настоятелё монастыря, и о его смерти.

Главная государственная заслуга Діонисія — это разсылка патріотическихъ грамотъ, которыя въ значительной степени содействовали народному движенію противь поляковь. Впрочемь, вліяніе этихь грамоть вообще, и на нижегородское ополчение въ частности, подвергнуто, въ нашей исторической литературь, сильному сомньнію; такь, г. Забылинь отвергаеть всякое значеніе тронцкой грамоты въ возбужденіи нижегородцевъ. Нашъ авторъ пержится противоположнаго воззрвнія (примыкаеть къ Костомарову и Кедрову); хотя онъ и признаетъ, что нижегородцы и безъ этой грамоты были возбуждены противъ иноземцевъ, но придаетъ ей значение последняго толчка. При этомъ онъ находить, что историки несправедливы, когда при описаніи д'ятельности Діонисія, проявившейся въ составленіи грамоть, ряпомъ съ нимъ ставятъ и Авраамія Палицына, «котораго считаютъ наравив потрудившимся съ нимъ въ этомъ дълъ». Не отрицая совершенно участія Палицына въ дёлё писанія грамоть, авторъ считаеть его ничтожнымъ:-«составленіе и писаніе грамотъ принадлежить труду Діонисія, велось подъ его непосредственнымъ руководствомъ и наблюдениемъ-въ его кельв; участіе въ этомъ дёлё Палицына было незначительно... Палицынъ, больше обращаясь съ начальниками ополченія, чаще бывая въ Москвъ, могъ служить Ліонисію въ писаніи грамоть косвенно, сообщая ему о случившемся подъ Москвой». Ивятельность Палицына отступаеть на второй планъ и въ дълъ призрънія монастыремъ больныхъ и раненыхъ и вообще потерпъвшихъ отъ московскаго раззоренія и отъ казаковъ: иниціатива, главное руководство, постоянныя заботы и распоряженія принадлежали архимандриту, келарь же только исполняль его приказанія.

Только-что улеглась смута, какъ мы видимъ Діонисія за новымъ дѣломъ, которое оставило весьма замѣтный слѣдъ въ нашей церковной исторіи,— за исправленіемъ церковно-богослужебныхъ книгъ. Къ этой части своего труда авторъ отнесся «съ большимъ вниманіемъ и расположеніемъ», съ одной стороны потому, что исправленіе книгъ—«самая видная дѣятельность» Діонисія, а съ другой—и по своей спеціальности. Онъ подробно излагаетъ исторію исправленія книгъ подъ руководствомъ Діонисія (при этомъ, кромѣ печатныхъ источниковъ, онъ польвовался и рукописными) и удовлетворительно освѣщаетъ эту «среднюю ступень въ исторіи исправленія

книгъ, которая началась съ Максима (Грека) и кончилась Никономъ». «Въ исторіи нашего просвъщенія за первую половину XVII въка мы не найдемъ явленія болье характеристичнаго, болье рельефно обрисовывающаго собою направленіе умовъ нашихъ предковъ и опредаляющаго степень ихъ умственнаго кругозора, -- однимъ словомъ, не найдемъ явленія которое бы лучше оттвняло интелектуальный обликь тогдашняго русскаго человвка, --- какъ это дело преп. Діонисія... тутъ сказались и направленіе его ума, и степень развитости, и кругъ его идей. Мы прежде всего видимъ, что работа русскаго ума быда тогда направлена главнымъ образомъ на охраненіе такъ или иначе сложившихся религіозныхъ возграній-или точна говоря-религіозной внашности. Тогда уже обнаружились всё признаки того направленія, результатомъ котораго было воззрвніе русскихъ на все свое, какъ на исключительно-православное, и потому неприкосновенное... Въ самомъ дёлё, на кого тогда простердись жестокія преслідованія властей? На человіка, который недавно, стоя во главъ всеми уважаемой обители, своими патріотическими грамотами возбуждаль народныя силы, который благословиль Пожарскаго, который еще такъ недавно спасъ не одну сотню искалеченныхъ москвичей отъ неминуемой смерти, который не пощадилъ для спасенія отечества драгоценностей монастыря... И однако, лишь только москвичи узнали отъ кого-то, что Діонисій еретикь, который хочеть огонь истребить изъ міра, какъ они (особенно «рукодёльницы и пищи строителіе»), не обращая вниманія на неліпость подобнаго слуха и позабывь всі заслуги преподобнаго, съ дрекольями выходять на него... Мы видимъ, что тогда даже въ въ представлении передовыхъ русскихъ людей считалось ересью измёнение словъ и буквъ, хотя и не изменяющее смысла: люди эти боялись такого измѣненія, поелику (sic) неспособны были обсудить правильность или неправильность того или другого измененія, а потому предпочитали охранять уже разъ явившееся въ книгахъ». Къ сожальнію, авторь не всегда стоить на строго научной почвѣ и иногла высказываеть, по меньшей мѣрѣ, странныя сужденія, въ роді того, что обрядь погруженія свічей въ воду (при освящени воды) имълъ основу въ коренныхъ особенностяхъ народнаго духа (стр. 320).

Въ видѣ приложенія къ «изслѣдованію», напечатаны: 1) рѣчь архимандрита Діонисія; 2) рѣчь старца Арсенія Глухаго—по рукописи библіотеки Троице-Сергіевой лавры и 3) добавленіе къ печатному житію Діонисія, изданному въ 1834 году,—изъ рукописи Моск. Син. Библіотеки. С.

#### Тикноръ. Исторія испанской литературы. Томъ III. Москва. 1891.

Исторія англійской литературы, написанная французомъ Тэномъ и испанской—сввероамериканцемъ Тикноромъ, считаются классическими произведеніями, хотя казалось бы, что лучшая исторія литературы всякаго народа должна принадлежать писателю, вышедшему изъ этого народа, сроднившемуся съ малольтства съ его духомъ, преданіями, культурой. У англичанъ, какъ у высокоразвитаго племени, есть курсы такой исторіи, неуступающіе глубиною выводовъ труду Тэна, но испанцамъ положительно приходится внакомиться съ своимъ литературнымъ развитіемъ по сочиненію, писанному на англійскомъ языкъ. Даже лучшая современная исторія Испаніи принадлежитъ французу Густаву Губбарду (его мать была се-

вильянка) и выходила въ Парижѣ въ теченіе 15-ти лѣтъ (1869-1883 гг., шесть томовъ). Дитература въ этомъ сочиненіи обработана довольно попробно, характеристика поэтовъ, какъ Галлего и Кинтана, ораторовъ, какъ Торено и Аргуэллесъ, публицистовъ, какъ Мартинесъ де ла-Роза, Рибасъ, Эспроиседо, Лана-очерчены рельефио и живо, но все-таки-съ французской точки зрвнія, они не представляють общей картины умственнаго и творческаго явиженія въ странв. Сочиненіе Тикнора гораздо поливе, систематичне, серьезне, но оно оканчивается царствованіемъ Фердинанда VII и первое изданіе его вышло 42 года тому назадъ. Въ нынёшнемъ году можно было бы праздновать столетнюю годовщину рожденія автора. Многихъ лътъ труда стоили ему его изследованія, но въ теченіе 27 летъ, которыя онъ еще прожиль по окончаніи своей исторіи, онъ слёлаль къ ней очень мало дополненій и поправокъ. Этимъ занялись испанскіе переводчики книги и особенно немцы, въ изданіяхъ Юліуса и Вольфа, внесшихъ въ свой переводъ обширное дополнение. У насъ, не упоминая о слабомъ извлечении изъ Тикнора, сдёланномъ П. Кулишомъ въ 1861 году, полный переводъ перваго тома явился въ 1883 году, второго-въ 1886-мъ. Отдавая отчетъ объ этомъ трудъ, исполненномъ подъ редакціею московскаго профессора Н. И. Стороженко, съ болье полнаго четвертаго англійскаго изданія (см. «Историч. Въстникъ» 1887 г. Мартъ, стр. 695) журналъ нашъ отдалъ справедливость прекрасному труду и выразиль нёсколько скромныхъ желаній: видъть на русскомъ языкъ весьма цънныя дополненія и примъчанія Ф. Вольфа и Юліуса, переводъ испанскихъ цитатъ, приводимыхъ въ примѣчаніяхъ, наконець, примъчанія самой редакціи и библіографію русскихъ статей и переводовъ. Все это мы надъялись найти хоть въ третьемъ, последнемъ томъ изданія, появляющемся на русскомъ языкі черезь девять літь послі его начала, но нашимъ надеждамъ и ожиданіямъ не суждено было осуществиться. Въ вышедшемъ нынѣ томѣ нѣтъ никакихъ объясненій, дополненій, замічаній, все та же точная передача оригинала безъ всяких ь коментарій, нерёдко совершенно необходимых для русскаго читателя. Въ томё пом'ящено окончаніе второго періода испанской литературы: лирическая поэзія, сатирическая, пастушеская, эпиграматическая, дидактическая, поэзія романсовъ, исторія романовъ и повъстей: здъсь особенно подробно и рельефно изложено происхождение и содержание повъстей во вкусъ picaresco. такъ какъ появление въ литературъ героевъ-плутовъ (picaros) представляетъ любопытный факть. Затемь после краткаго обзора сочиненій по части красноречія, исторіи и дидактики, следують общія замечанія объ этомь період'в литературы въ царствованіе Карла V, Филипповъ II, III и IV и Карла II, когда въ странъ явилось искажение религиознаго и монархическаго чувства, а въ литературъ вырождение національнаго характера. Третій періодъ обнимаетъ собою XVIII стольтіе и первые годы XIX-го. Завсь. какъ и въ предъидущемъ періодъ, нътъ крупныхъ дитературныхъ дъятелей. но Тикноръ увъренъ въ томъ, что они будутъ. Онъ не хочетъ върить, чтобы «такой народь, гордый и искренній, если не въ техъ классахъ, которые блестять заимствованнымъ свётомъ своей прежней славы, то въ классахъ, болье обделенных судьбою, не могь создать себь литературы, въ которой отразится вполив его высокопоэтическая натура». Авторъ убъжденъ, что «старая кастильская раса имбеть передъ собою будущность, достойную ея прежняго благоденствія и древней славы, будущность, богатую матеріаломъ

для благородной исторіи и еще болже благородной поззіи». Все это очень пріятныя надежды, но, высказывая ихъ, Тикноръ самъ сознается, что причиною упадка благосостоянія литературы въ Испаніи быль ея религіозный фанатизмъ, что «сліное подчиненіе церковной власти боліє всякаго другого (чего?) принижаеть человіка, подавляеть и искажаеть лучшія качества, потому что ядь его глубже проникаеть въ душу». Книга оканчивается утвержденіемъ, что если испанцы не съуміноть воспользоваться торжественнымъ урокомъ, всюду начертаннымъ на развалинахъ ихъ старинныхъ учрежденій, тогда ихъ блестящая исторія литературы и цивилизаціи закончена на віжи. Но для того, чтобы эта раса могла измінить свой національный характеръ, ей надо переродиться не только въ лиці своихъ передовыхъ интелигентныхъ дінтелей, но и въ народныхъ массахъ, а гді же сліды этого перерожденія?

Къ книгѣ своей Тикноръ сдѣдалъ нѣсколько несьма дѣльныхъ приложеній. Таковы изслѣдованія: о происхожденіи испанскаго языка, о сборникахъ народныхъ романсовъ (романсеро), о брошюрѣ Сервантеса «Бускапіе», о подражаніяхъ Донъ-Кихоту, о неизданныхъ памятникахъ испанской поззіи. Въ концѣ помѣщенъ весьма отчетливо составленный указатель.

В-ъ.

Павелъ Строевъ. Описаніе рукописей монастырей Волоколамскаго, Новый-Іерусалимъ, Саввина-Сторожевскаго и Пафнутьева-Боровскаго. Сообщилъ архимандритъ Леонидъ, съ предисловіемъ и указателемъ Николая Барсукова. Спб. 1891.

Описаніе рукописей, заключающихся въ библіотекахъ названныхъ въ заглавін монастырей, составленное по порученію графа Н. П. Румянцева, Павломъ Михайловичемъ Строевымъ, сообщенное архимандритомъ Леонидомъ и снабженное предисловіемъ и указателемъ Н. П. Барсукова, является безъ сомнанія очень цанными и необходимыми пособіеми для занимающихся какъ русской исторіей, такъ и исторіей русской дитературы. Это «Описаніе», изданное Обществомъ любителей превней письменности, составлено еще въ началь нашего выка и явилось результатомъ извыстныхъ подздокъ П. Строева. Хотя большая часть рукописей, описанныхъ адъсь и вывезена теперь изъ монастырских архивовъ (такъ, напримъръ, рукописи Волоколамскаго монастыря находятся теперь въ библіотекахъ московской духовной академіи и въ московской епархіальной) это, по замічанію В. М. Ундольскаго, «первое ученое описаніе, по современнымъ требованіямъ науки», нисколько не утратило своего первоначального значенія. Что касается до перем'ященія рукописей въ Москву, то, облегчая пользованіе матерыяломъ, оно имѣло громадное значение для сбережения рукописей отъ того вандализма, съ которымъ часто относились къ архивамъ отцы настоятели. Какъ на обравчикъ такого отношенія укажемь на краснорычивый факть, сообщаемый П. Строевымь. «Отецъ намёстникъ сказываль мнё», писаль онъ Малиновскому о библіотекъ Новаго-Іерусалима, «что библіотека ихъ прежде сего лёть за сорокь была гораздо обильнёе книгами; нёкоторыя изъ нихъ взяты въ Сунодъ и остались у графа Муссина-Пушкина. Другія рукописи нарочно сожжены епискономъ Сильвестромъ, который почиталь ихъ совсвиъ ненужною дрянью. Невольно задумываешься надъ участью нашихъ монастыр

скихъ архивовъ, которые до сихъ поръ еще никому неизвъствы, быть можеть, заключають въ себъ цъный матерьялъ и уничтожаются, котя не такъ свирьно, какъ разсказываетъ Строевъ, но не менъе систематически. Досадно, что все это происходитъ почти на глазахъ нашихъ архивныхъ комиссій, прямой обязанностью которыхъ было бы разобрать матерьялъ и составить ему описи и которыя между тъмъ сплошь и рядомъ теряютъ и времи и деньги на такія дъла, какъ отыскиваніе и пріобрътеніе старых изразцовыхъ печей, да выработку проектовъ празднованія 25-ти лътняго юбилея своего существованія, хотя юбилей этотъ наступитъ черезъ 20 и чуть ли даже не черезъ двадцать пять лътъ.

В. Б.

#### Князь Л. Л. Голицынъ и С. С. Краснодубровскій. Укекъ. Доклады и изслъдованія по археологіи и исторіи Укека. Саратовъ. 1891.

Содержаніе названной брошюры составляють два доклада Саратовской Ученой Архивной Комиссіи: 1) князя Л. Л. Голицына—31-го мая 1890 года и 2) князя Голицына и С. С. Краснодубровскаго—15-го октября 1890 года Въ первомъ своемъ докладъ предсъдатель комиссіи предложиль своимъ сотрудникамъ принять мёры къ изученію Укекскаго городища посредствомъ раскопокъ. Обсудивъ это преддоженіе, комиссія постановила: «Просить предсъдателя и правителя дълъ комиссіи составить докладъ о древностяхь Укека и озаботиться относительно составленія плана занимаемыхъ имъ земель для представленія того и другого въ Императорскую Археологическую Комиссію вибств съ ходатайствомъ о разрешеніи Архивной Комиссіи раскопокъ Укека подъ руководствомъ, или-если представится возможнымъполь непосредственнымъ наблюдениемъ лицъ, командированныхъ Археологическою Комиссіею». Какъ исполненіе этого порученія Комиссіи и явился второй докладъ, при составленіи котораго авторы такимъ образомъ распредёлили свой трудъ: сведёнія относительно предметовъ древности, найденныхъ на городище Укека въ последние пятьдесять леть, собраны княземъ Л. Л. Голицынымъ; ему же принадлежить и описаніе городища въ его настоящемъ состояніи. Историческія же свёденія объ Укеке собраны и обработаны С. С. Краснодубровскимъ.

Три первыя главы второго доклада посвящены разсмотренію историческихъ указаній относительно древнихъ обитателей Поволжья, ихъ городовъ и въ частности-Укека. По мибнію авторовъ, исторію Поволжья нужно начинать не съ Ибнъ-Фодлана, т. е. не съ Х-го въка по Р. Х., какъ это дълалось до сихъ поръ, а гораздо ранбе. Въ V вки до Р. X. Саратовская губернія была заселена гелонами, имѣвшими у себя городъ Гелонъ, который находился на томъ же мёстё, гай въ настоящее время видимъ Укекское городище. Страбонъ гелоновъ называетъ аорсами, имя которыхъ сохранилось у Истахри, Ибнъ-Хакуля, Эль-Балхи, Эльдада га-Дани и у другихъ восточныхъ писателей въ Артъ, или Арса-Эрзъ, мордавскомъ племени. Страбонъ не говорить о городахъ въ Саратовской губерніи, но прямой смысль исторіи требуеть ихъ признанія. Арабскіе писатели гелоновъ Геродота и арсовъ Страбона называють буртасами и указывають у нихъ на два города Буртась и Саванъ. Одинъ изъ нихъ долженъ былъ находиться на меств Укека. Въ періодъ владычества Золотой Орды Укекъ лежалъ на углу до-14\*

рогъ отъ Вулгара въ Сарай и Астрахань и отъ Волги въ Византію. Много данныхъ къ тому, что татарскіе ханы имѣли въ немъ улусное управленіе и что поэтому онъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ административнымъ центромъ орды въ предѣлахъ вновь покоренныхъ татарами земель, хотя монетнаго двора, какъ это предполагалось до сихъ поръ, въ немъ не было, да и быть не могло, такъ какъ ханы въ немъ не жили. Несомиѣнно, Укекъ былъ однимъ изъ цвѣтущихъ городовъ Золотой Орды и по богатству стоялъ на ряду съ Сараемъ, Астраханью и Харезмомъ, уступая имъ въ величинѣ. Къ этимъ даннымъ въ IV главѣ присоединяются свидѣтельства уже не о городѣ Укекѣ, а о его городищѣ, оставленныя намъ путешественниками по Волгѣ, начиная съ XVI столѣтія, и разсматриваются нѣкоторыя научныя изслѣдованія о немъ.

Авторы не выдають своихь выводовь за абсолютную истину: «Можеть быть, -- говорять они, -- наши гипотезы и ошибочны, но во всякомъ случав ихъ необходимо имъть въ виду при производствъ раскопокъ, такъ какъ онъ основаны на документальныхъ историческихъ данныхъ». Но такъ какъ, съ другой стороны, эти данныя «недостаточны и крайне сбивчивы», то одна изъ неотложныхъ задачъ ученой комиссіи-приступить къ раскопкамъ: «Въ нашихъ рукахъ 74,000 квадратныхъ верстъ почвы Саратовской губерніи, которая хранить въ себъ молчаливые остатки старины; въ ней и нужно искать отвътовъ на вопросы, касающіеся превивищей исторіи края. Началомъ этихъ изысканій должень служить Укекъ, въ которомъ, по всему вѣроятію, какъ въ болье крупномъ центрь жизни, имьли мьсто важныйшія историческія событія края». Раскопки дожны познакомить насъ съ несколькими культурными наслоеніями и особенно съ буртасскимъ и татарскимъ. По твердому убъжденію авторовъ, вследствіе раскопокъ, буртасы явятся «не дикарями, какъ ихъ рисують намъ гг. Хвольсовъ, Шпилевскій и Чекалинъ, а можетъ быть такими же добросовъстными работниками на исторической нивѣ, какъ булгары и хозары». Укекъ въ эпоху татарщины не менъе интересенъ для насъ, чъмъ Булгаръ, Сарай и др. татарскіе города: «Въ немъ, какъ въ центръ, въ которомъ Россія сталкивалась съ своими поработителями, мы виравь надъяться розыскать остатки какъ татарской, такъ и русской жизни». C.





### историческія мелочи.

Каролина Великобританская—жена Георга IV: развращенность Георга IV; его преслъдованія королевы и устраненіе ея отъ коронаціи; бракоразводный процессь противъ королевы.—Людовикъ XIV, Карлъ II и его французская метресса: подкупъ Карла II въ пользу Франціи; командировка Луизы де-Керуалль въ качествъ его любовницы съ политическими цълями; подкупленные Франціей члены англійскаго парламента; пенсія Луизы де-Керуалль; переходъ въ католичество Карла II.—Маратъ, какъ ученый.

АРОЛИНА Великобританская—жена Георга IV. Нынёшнія событія въ Вёлградё, завершившіяся высылкой королевы Наталіи, напоминають аналогичные факты изъ исторіи другой королевы, именно Каролины Великобританской, несчастной супруги Георга IV. Судьба ея была не менёе, если не болёе, трагична. Каролину, дочь Фердинанда Брауншвейтскаго, родившуюся 17-го мая 1768 г., не спращивая ея согласія, назначили въ жены принцу

Уэльскому, который тогда именовался «первымъ джентльмэномъ У Европы», а въ дъйствительности былъ первымъ развратникомъ. Лордъ Гаррисъ, отправившійся сватомъ въ Брауншвейгъ, привезъ принцессу въ Англію. Со словъ этого свата сохранился разсказъ о первой встръчъ жениха и невъсты. Послъдняя сдълала движеніе, чтобъ преклонить кольни передъ женихомъ, принцъ почтительно поднялъ ее, обнялъ и обратился къ лорду съ слъдующими словами:

- Гаррисъ, мив дурно, пожалуйста, дайте мив стаканъ водки!
- Не лучше ли дать стаканъ воды?-спросилъ лордъ.
- Нътъ,-отвъчалъ принцъ съ обычной ему руганью.

На свадьбъ принцъ сильно шумълъ. Онъ былъ совсъмъ пьянъ. Чего можно было ожидать послъ такого начала? Черезъ годъ послъ свадьбы, едва у молодой четы родилась принцесса Шарлотта (впослъдствіи жена бельгійскаго короля Леопольда I, умершая во время родовъ), супруги разошлись, и «первый джентльменъ Европы» никого такъ не ненавидълъ, какъ женщину которую онъ сдълалъ безконечно несчастной.

Принцъ началъ преслѣдовать свою жену съ того момента, какъ сдѣлался регентомъ Великобританіи вслѣдствіе слабоумія своего отца. Уже въ 1806 г. онъ открыто обвиняль ее въ браконарушеніи и велѣлъ разслѣдовать ея частную жизнь. Это разслѣдованіе не обнаружило ничего позорнаго для чести. Только въ 1814 г. она получила разрѣшеніе уѣхать въ Европу, чтобы избавиться отъ стѣснительнаго узничества и контроля. Она путешествовала по югу Европы въ сопровожденіи своего секретаря, итальянца Бергами.

Но воть 29-го января 1820 года умеръ старикъ Георгъ III. «Первый джентльмень Европы» сдёлался королемъ подъ именемъ Георга IV. И первое, что онъ сдёлалъ, онъ сталъ добиваться легальнаго уничтоженія брака съ Каролиной. Она должна была отказаться отъ титула и сана королевы и ва это ей назначалась ежегодная пенсія въ 50,000 фунтовъ стерлинговъ. Условіе представлялось соблазнительнымъ, такъ какъ съ 1815 г. Каролина не брала ни одного шиллинга изъ «liste civile», надёлала долговъ и оставалась безъ всякихъ средствъ. Но она была не изъ уступчивыхъ. «Скорве умереть, чёмъ подчиниться!»—говорила она.—И поспёшила въ Англію, 6-го іюня прі- ёхала въ Лондонъ и остановилась въ меблированномъ отель.

Въ Лондонъ ее вездъ встръчали съ восторгомъ. Теперь она стала добиваться своего права, чтобы съ ней обращались, какъ съ королевой, чтобъ ее короновали. Популярность королевы была неудобной для министровъ. Премьеръ пордъ Ливерпуль совътовалъ пойти на компромиссъ. Но король и слышать не котъль объ уступкахъ, и лордъ-канцлеръ лордъ Эльдонъ долженъ былъ сфабриковать декретъ, которымъ королева устранялась отъ коронованія. 19-го іюля 1820 г. примасъ возложилъ на главу Георга IV корону Эдуарда Исповъдника, Альфреда Великаго, Ричарда—Львиное Сердце и Эдуарда III. Эта корона никогда еще не украшала менъе достойную главу. Къ началу церемоніи королева пріъхала въ наемной каретъ въ Вестминстерское аббатство и потребовала, чтобъ ее впустили туда. По распоряженію министра, лорда Сидмоута, ее удалила оттуда полиція. Кажется, въ исторіи это единственный примъръ того, чтобы королева пріъзжала на коронацію на извозчикъ и чтобъ королевь полицейскій запиралъ дверь передъ носомъ.

Немедленно после коронаціи начался процессь противь королевы. Георгъ IV желалъ во что бы то ни стало отдълаться отъ жены. Та же процедура, при помощи которой Генрихъ VIII, «синяя борода» среди королей, съумъль отделаться отъ двухъ своихъ женъ, была пущена въ ходъ и теперь. Это «Bill of pains and penalties» - «билль о наказаніяхъ». При помощи его Геврихъ VIII возвелъ на эшафотъ красавицу Анну Болейнъ и гордую Екатерину Говардь, а теперь при помощи такого же билля надеялись уничтожить королевскій бракъ. Въ парламентъ-сперва въ палату лордовъ-былъ внесень билль, о расторженіи этого брака яко бы вслёдствіе невёрности королевы. Но туть дёло пошло не такъ гладко, какъ разсчитывалъ король. Билль не могъ быть принять безъ того, чтобъ обвиняемая сторона не присутствовала лично или черезъ своихъ повфренныхъ при всёхъ трехъ чтеніяхъ билля. Обвиняемая сторона могла выставить своихъ свидѣтелей и потребовать перекрестнаго допроса ихъ и свидателей со стороны обвиненія. Короче сказать, это-актъ законодательный, но такой, который совершается съ соблюдениемъ процессуальныхъ формъ, уникумъ своего рода, какъ и вся британская конституція.

Каролина воспользовалась своимъ правомъ, въ защитники себъ избравъ

двухъ знаменитыхъ адвокатовъ Англін, Генри Броугэма, впослёдствіи лордаканцлера и Томаса Денмана, впослёдствіи лорда верховнаго судью. Оба тогда были въ цвётё лётъ и своего генія. Обвинительный матеріалъ противъ королевы — перехваченныя письма къ Бергами и т. п.—находился въ веленомъ мёшкё на столё верхней палаты, и въ теченіе мёсяцевъ этотъ «веленый карманъ» съ его содержимымъ служилъ предметомъ всеобщихъ толковъ. А когда вскрыли его въ публичномъ засёданіи и прочли эти письма, то всё разочаровались—доказательства были черезчуръ жалкія. Свидётели со стороны обвиненія также не нашлись предъявить что-либо компрометирующее королеву. Больше другихъ старался опозорить ее герцогъ Вильгельмъ Кларенсъ, братъ короля и его замёститель подъ именемъ Вильгельма IV.

Авторитеть Георга IV должень быль пострадать сильно оть этого пропесса. Кородева стала предметомъ величайшаго энтузіазма въ обществъ. Огромныя массы народа конвоировали ее на засёданія верхней падаты. Ея защитники удостоивались шумныхъ овацій. Лорды, говорившіе противъ нея во время засъданій, оскорблялись публично. Длинная защитительная ръчь Броугама, длившаяся три васёданія, ввяла штурмомъ всю Англію. Не менёе велики были и успъхи Денмана. Онъ главнымъ образомъ разбиралъ покаваніе насл'єдника престола, герцога Кларенса. Не навывая его, онъ анализировадъ шагъ за шагомъ его доводы и затъмъ громовымъ голосомъ воскликнуль въ залъ: «Кто же осмълится сказать это? Выходи, ты клеветникъ!» Министры, засъдавшіе въ верхней палать, премьеръ лордъ Ливерпуль, лордъканцлеръ лордъ Эльдонъ, затёмъ Сидмоутъ, Лондондерри и др. не доросли до этихъ людей; всё либеральные перы приняли сторону несчастной королевы, и хотя твердое правительственное большинство сплотилось, но при рѣшительномъ голосованіи «большинство согласныхъ» (въ англійской палать лордовъ голоса подаются не словами «да» или «нътъ», а «content» или «not content») имёло на своей стороне всего пять голосовъ.

Публика, узнавъ на улицъ о принятіи билля, набросилась на экипажи некоторыхъ перовъ, подававшихъ голоса въ польку билля. Въ лорда Эльдона швыряли камнями, графу Винчельсея разбили карету и самъ онъ едва спасся. Нападавшіе были схвачены, отданы подъ судъ и оправданы. Тогда лордъ Ливерпуль объяснилъ королю, что невозможно идти дальше съ этимъ биллемъ, что палата общинъ не приметъ его. Министры, принадлежавшіе къ нижней палатъ, Пиль и Пальмерстонъ, отказались поддерживать билль. Съ скрежетомъ зубовъ Георгъ IV долженъ былъ взять назадъзлополучный билль. Каролина осталась королевой Великобританіи и Ирландіи. «Royal Calendar» называль ее королевою и ея величествомъ. Во всемъ прочемъ тріумфъ Каролины ничего не изм'єниль въ ея положеніи. Она была исключена изъ двора, безъ средствъ, пользовалась лишь помощью друзей. 7-го августа 1821 года она умерда. Похороны ея послужили новымъ поводомъ въ насельственнымъ уличнымъ демонстраціямъ въ Лондонь, къ столкновеніямъ между населеніемъ и полиціей. Достойный супругь, получивъ въсть о смерти жены, воскликнулъ: «Наконецъ-то она умерла! Какъ измучила меня эта женшина!»

— Людовикъ XIV, Карлъ II и его французская метресса. Въ офиціальной исторіи Людовика XIV очень много говорится объ его блестящихъ походахъ противъ Нидерландовъ и въ Испанію, о достославныхъ побёдахъ Конде, Тюрення и т. д. Но только въ недавнее время изученіе архивныхъ документовъ раскрыло, кому собственно Франція была обязана обладаніемъ Фландріей и Франшъ-Конте. Оказывается, что тутъ совсёмъ не при чемъ прославленный переходъ черевъ Рейнъ. Влагодётельницей Франціи въ настоящемъ случай, какъ доказано собранными покойнымъ Форнеромъ данными, явилась mademoiselle Луиза де-Керуалль, маленькая бретонка, бывшая фрейлина Генріетты Орлеанской, командированная Людовикомъ XIV ко двору англійскаго короля Карла II въ качестві его любовницы съ политической цілью.

Небезъизвъстно, что этотъ король изъ Стюартовъ, при содъйствіи своей сестры, Генріетты Орлеанской, ваключиль съ Франціей въ май 1670 года Дуврскій договорь, которымь продаль за деньги свою честь, свою въру и благо своей страны королю Франців. За обявательство открыто перейти въ католичество, напасть вмёстё съ Франціей на республику Нидерландовъ и во всемъ служить политикѣ Людовика XIV, этотъ Стюартъ получилъ 200,000 фунтовь стерлипговь чистоганомь, а также объщание дальнъйшихъ плать и военной помощи въ случай революціи въ Англіи, наконець, во все время войны противъ Нидерландовъ ежегодной субсидіи въ 800,000 фунтовъ. Но Людовикъ XIV хорошо вналъ, что для сластолюбиваго Карла II женская красота можеть быть еще ценеве пенегь и что нелостаточно его полписи на договоръ, а надо еще поручить кому-нибудь наблюдение за тъмъ, чтобъ королевское слово держалось твердо и договоръ исполнялся въ точности. Для этой-то цёли и была назначена молодая Луиза де-Керуалль. Генріетта Орлеанская свезла ее въ Лондонъ. Луива съумъла понравиться королевъ Екатеринъ, которая оставила ее у себя въ роли придворной дамы.

Къ величайшему огорченію французскихъ дипломатовъ, mademoiselle де-Керуалль привезла съ собой нѣкоторую долю настоящей добродѣтели или только прикидывалась, будто таковая ей не чужда, только французскій посолъ въ Лондонѣ подумывалъ уже пригрозить ей заключеніемъ въ монастырь, буде она слишкомъ долго протомитъ влюбленнаго короля, такъ какъ герцогиня Клявлендская, царившая тогда любовница Карла, поддерживала испанскую партію. «Если бы потребовалось добиться чего-нибудь отъ герцога Іоркскаго (впослѣдствіи короля Іакова II), — пишетъ французскій посолъ министру иностранныхъ дѣлъ, — «въ такомъ случаѣ можно воспользоваться духовникомъ или метрессой, но для брата его примѣнимо лишь послѣднее средство, а маленькая бретонка все продолжаетъ жеманиться». Но она оказалась умнѣе сѣдобородыхъ дипломатовъ и знала, что чѣмъ долѣе сбережетъ свою добродѣтель, тѣмъ большаго достигнетъ ею.

Наконецъ, черезъ полтора года послъ заключенія Дуврскаго договора, французскій посоль отъ имени своего короля могь выразить mademoiselle де-Керуалль удовольствіе по поводу хорошихъ ея отношеній съ королемъ Карломъ, и надежду, что они будуть отличаться прочностью и а l'exclusion de toute autre. Это случилось въ концъ октября 1671 года. Въ мартъ 1672 г. Карлъ объявилъ войну Голландіи, а въ концъ іюля Луиза подарила короля сыномъ. Сопоставленіе этихъ датъ вполнъ характеризуеть тактику подосланной любовницы.

Въ 1673 году Кариъ возвелъ ее въ герцогиню Портсмутскую, а вскоръ послъ того посредствомъ Lettres patentes, помъченныхъ декабремъ 1673 года, Людовикъ XIV пожаловалъ ее владътельницей Aubigny-sur-Niére, въ про-

винціи Берри, которая посл'є смерти ея долженствовала перейти одному изъ незаконныхъ сыновей Карла, по взаимному ихъ соглашенію. Въ теченіе дальн'єйшаго десятил'єтія король Карлъ добился отъ «любезнаго французскаго брата своего» возведенія d'Aubigny въ герцогство. Такимъ образомъ mademoiselle Луиза превратилась также и во французскую герцогиню и могла уже им'єть м'єсто при двор'є. «Ма cousine» еще ран'єе титуловаль ее король въ своихъ письмахъ.

-И такъ, надежда французскаго короля на продолжительность ея господства осуществилась, хотя оно не было вполнъ исключительнымъ. На
ряду съ вышеупомянутой герцогиней Клэвлендской, конкурентками ен являлись также бывшая торговка апельсинами и актриса Нелли Гвиннъ; кромъ
того, опасною соперницею служила герцогиня Мазарини, племянница знаменитаго кардинала. Но бретонка умъла удержать позицію за собсй. Она закрывала глаза на безъимянныхъ красавицъ, которыхъ Чиффинкъ, довъренный
камердинеръ короля, проводилъ ему по чернымъ лъстницамъ. За то по отношенію къ именитымъ соперницамъ она умъла сохранить свое мъсто за собою, отъ
самой королевы требовала себъ уваженія; голландскій посолъ, не въ мъру
распустившій свой языкъ на ен счетъ, долженъ былъ извиняться перелъ нею.

Въ 1682 году, она вздила во Францію, гдв при дворв ее принимали, какъ королеву. Она посвтила монастырь капуциновъ, наивные монахи выходили къ ней на встрвчу съ крестомъ и святой водою. Подъ вліяніемъ втой mademoiselle король Карлъ оставался преданнымъ слугой французской политикъ.

Но кром'в ея вліянія, на Карла возд'єйствовала еще французская пенсія, регулярно доставлявшаяся ему, причемъ изв'єстная часть ея опять-таки переходила въ карманы англо-французской герцогини. Каждую четверть года англійскій король акуратно расписывался въ полученіи «somme de cent mille escus, monnoie de France pour le quartier qui est escheu de dernier jour de... en déduction de quatre cens mille escus payables à la fin de l'année». Квитанцій эти понын'є хранятся въ архивахъ Францій. Иногда возникали и пререканія изъ-за курса при переводів французской монеты на англійскую.

По смерти Карла, французской пенсіей пользовался Іаковъ II. Но Людовикъ XIV не ограничивался однимъ подкупомъ королей англійскихъ, такъ какъ съ помощью французскихъ денегъ тѣ могли достигнуть слишкомъ большаго могущества и завести тогда самостоятельную политику, или же предъявить кошельку Людовика более высокія требованія. И потому считалось необходимымъ имъть надзоръ и контроль надъ ними, а въ случат нужды, различными стесненіями, ограничивать свободу ихъ действій. Съ этой цёлью старались привлечь на сторону Франціи любовниць королей, министровъ и любовницъ министровъ. Съ этой же целью подкупались министерскіе и опповиціонные члены парламента. «Произвести отчужденіе парламента отъ короля, вооружить партін одну противъ другой, съять съмена раздора», — таковы были постоянныя инструкціи Людовика, дававшіяся представителямъ его въ Англіи. При этомъ являлась еще ивкоторая экономія, ибо подкупъ депутатовъ обходился дешевле королевскаго. Всв имена ихъ сохранились въ архивныхъ документахъ во Франціи. Графъ Беркширсвій получаль 1000 фунтовъ стерлинговъ, Колеманнъ-360 для себя и 700 для раздачи другимъ членамъ Нижней Палаты парламента, Скоттъ — 200, нъкоторые чиновники адмиралтейства и министерства иностранныхъ дълъпо 100. Отъ марта по сентябрь 1671 года король получиль 40,526 фунтовъ стерлинговъ, а Нижняя Палата всего 3,400 фун. Въ 1680 году на жалованъй у Франціи состояли: Гербертъ, Габеръ, Герметрандъ, Беннетъ, Гикдоль, Френклендъ, Томитонъ, Гарвей, Сачеверель и др. Гампденъ получалъ 1000 фунтовъ, Альджернонъ Сидней, «величайшій патріотъ», каждую сессію имѣлъ 500 фунтовъ. Всего въ 1680 году на Нижнюю Палату было отпущено 180,000 франковъ, причемъ Ральфъ Монтегю, бывшій англійскій посланникъ во Франціи, захватилъ себѣ львиную долю въ 50,000 фр.

Ненасытиве и апчиве всёхъ была герцогиня Портсмутская, алчность и расточительность которой пережили ея красоту и политическое вліяніе на цёлые полвёка. Въ 1685 г., по смерти Карла, она возвратилась во Францію. Къ своимъ владвніямъ на родинѣ она присоединила еще ренту въ 130,000 франковъ, 250,000 наличными деньгами, на 50.000 драгоцѣнностей и мебели. Помимо того, сынокъ ея отъ Карла II получалъ еще ренту въ 50,000 франк.

Но уже пятнадцать лёть спустя она объявила себя банкротомъ, чтобъ не платить своимъ кредиторамъ, и благодарный Людовикъ XIV издалъ указъ, по которому, подъ страхомъ утраты своихъ «правъ и денегъ», они обязывались не тревожить герцогиню въ теченіе одного года. Въ слёдующемъ году отсрочная грамота возобновилась и такъ пошло изъ года въ годъ. Стоило герцогинъ написать королю: «que l'état de ses affaires ne lui permet pas quant à prèsent de payer ses dettes», и указомъ его парализовалось воздъйствіе судовъ. Только въ 1705 году некоторымъ кредиторамъ, искавшимъ съ герцогини 130,000 франковъ, удалось добиться ассигнованія ежегодной уплаты 20.000 франковъ изъ доходовъ съ ея имъній. Остальные кредиторы. по всей въроятности, не располагавшіе протекціей, остались не при чемъ. Отъ французскаго правительства, въ знакъ оказанныхъ ею услугъ, она пользовалась ежегодной пенсіей въ 8,000 ливровъ, которая, по смерти Людовика XIV, была возвышена до 20,000. И при всемъ томъ нищенскія письма ея безпрестанно посылались къ министрамъ. Съ своей ужасной ореографіей, просить она о «payeumant dais quinsse mille franc que le Roy ordonest que je touchasse à pressant»... Въ другой разъ письмо гласитъ: «vous savez la cruelle situation de mais affaire, par sais deux que je eu l'houneur de vous proposer vous me proqurer un repaux esternel»... или: «je ne doute poingt que vostre intansion ne soyt de me faire resevoyr les neuf mille et fems de livre que vous m'avez fait la grasse de me promestre... je n'ê ossê tous se tems cy vous trop presser... car sait ce que jé visteré toujours (c'est ce que j'éviterai toujours») и т. л.

И въ большинствъ случаевъ она достигала своей цъли. Карлъ, Іаковъ, Анна Стюартъ, Вильгельмъ III и королева Марія давно покоились въ могиль. Въ Англіи готовился царствовать второй король изъ Ганноверскаго дома, а восьмидесятилътняя старуха все еще пользовалась вознагражденіемъ за гръхи своей молодости. Въ 1726 году она получила 10,000 ливровъ, въ 1727 — 5,000, въ послъдующіе года по 5,000 «en consideration des services mportants, qu'elle a rendusautrefois à l'Etat et à cause de la perte qu'elle a fait de presque tout son bien dans le papier».

Повидиму, однако, и она-таки совнавала за собою кое-какіе грёшки, которые следовало замолить, такъ какъ основала монастырь монахинь и много потратила на украшеніе церквей. Въ октябре 1734 года она пріёхала снова въ Парижъ посоветоваться съ докторами и умерла тамъ 85-тилетней

старухой. На смертномъ одрѣ, быть можетъ, припоминалось ей иное смертное ложе, у котораго она стояла пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, и въ томъ, что совершено было ею въ ту минуту, она могла найти успокоеніе для своей совѣсти.

При заключении Дуврскаго договора, Карлъ обявался офиціально перейти въ католицизмъ. Еще за годъ до того, онъ объявилъ французскому послу, что убъдился въ истинъ этой въры и готовъ перейти въ нее. Но ему не доставало мужества сдёлать это открыто. Англійскій народъ попускаль многое своему легкомысленному королю, но его несокрушимая преданность протестантству была той скалой, о которую Карлъ боялся разбиться. Мудрая Луиза де-Керуалль хорошо это понимала, и потому не настаивала на этомъ пункте договора. Во Франціи также смотрели на это снисходительно, во избъжаніе постановки на карту только-что добытыхъ политическихъ выгодъ. Такимъ образомъ, въ теченіе пятнадцати лётъ, царствоваль Карлъ, считавшійся протестантомъ, въ душь католикъ, принимая участіе въ протестантскомъ богослужения, состоя главой протестантской церкви въ Англін, вибств съ темъ, ожидая лишь благопріятнаго момента, чтобы открыто объявить себя католикомъ. Въ часъ его кончины протестантские епископы посившили къ его смертному ложу, братъ его, католикъ Іаковъ, заботился только о своихъ интересахъ. Королева громко рыдала. Но метресса его, герцогиня Портемутская, хлопотала только о томъ, чтобы «спасти душу короля». Она обратилась къ французскому послу: «Я довърю вамъ тайну, которая можеть стоить мей головы, если она откроется. Король въ души католикъ, а его окружаютъ протестантскіе епископы, и никто не разъясняеть ему его опасности, никто не говорить ему о Богь. Я не могу войти въ комнату умирающаго, такъ какъ тамъ непрестанно находится королева. Герцогъ Іоркскій слишкомъ занять своими ділами и не думаеть о спасеніи души короля. Умоляю васъ, поспешите, скажите ему, пусть онъ позаботится спасти душу короля, своего брата».

Посолъ спёшить къ герцогу, къ королевё; католическая ревность ихъ пробуждается. Но гдё найти такъ скоро католическаго попа, который осмёлился бы принять умирающаго короля въ лоно католической церкви, совершить поступокъ, за который по англійскимъ законамъ того времени пришлось бы понести тяжкое наказаніе. Наконецъ, нашелся такой монахъ, во время междоусобій спасшій жизнь королю, и который со времени реставраціи пользовался исключительной снисходительностью. Офиціально, конечно, и его нельзя было представить королю. Тутъ помогъ довёренный камердинеръ Чиффинкъ, указавъ монаху ту самую потайную лёстницу, по которой онъ водилъ къ королю столько легкомысленныхъ красавицъ. Протестантское духовенство и всё не безусловно довёренныя лица были удалены изъ комнаты умирающаго. Карлъ исповёдывался монаху и получилъ отъ него отпущеніе грёховъ и послёднее помазаніе. И это было дёломъ легкомысленной француженки, коимъ она, конечно, полагала загладить многое.

— Маратъ, какъ ученый. Французскій докторъ Кабанесъ только-что издаль книгу о Маратъ, которая трактуетъ объ этомъ революціонеръ, какъ объ ученомъ, получившемъ въ 1775 г. докторскую степень отъ шотландской академіи св. Андрен «за свое искусство во всъхъ отрасляхъ медицины». Литературой Маратъ ванимался въ Невшателъ и Женевъ, а наукой — «вездъ понемногу», въ Тулувъ, Бордо (гдъ онъ былъ домашнимъ учителемъ), Дуб-

линъ, Эдинбургъ и Голландіи. Въ Лондонъ онъ написалъ свое сочиненіе «L'homme, ou l'influence réciproque de l'âme sur le corps», a также «Les chaînes de l'esclavage». Сверхъ того, онъ составиль цёлый рядъ брошюръ по вопросамъ физики и физіологіи. Особенное вниманіе возбудили его работы объ электричествъ. Въ Лондонъ онъ читалъ лекији въ связи съ опытами, и эти последнія были удачнее самаго изложенія. Марата не мало раздражало то, что французская академія не обращала достодолжнаго вниманія на его остроумные выводы, и это поселило въ немъ увѣренность, что его преследують систематически. Его негодование нередко проявлялось весьма бурно. Возраженій онъ не переносиль. Однажды физикъ Вольта, посъщавшій его лекціи, заявиль о своемь несогласіи сь одною изь его теорій, и Маратъ накинулся на него и осыпаль упреками. Эта нетерпимость усилилась еще пуще, когда онъ вступиль на почву политики. И однакожъ, этотъ безобразный, вздорный человькъ оказываль особаго рока вдіяніе. У него были просто фанатическіе почитатели. Иначе едва ли можно объяснить себё почести, какія достались ему послё смерти. Тэнъ считаеть Марата сумасшедшимъ. Докторъ Кабанесъ решительно возстаетъ противъ такого приговора. Онъ объясняетъ дикую лихорадочную деятельность «Аті du peuple» его чрезмърной работой, его безсонницами и мучительной болъвнью кожи, которую онъ могъ облегчать лишь частыми, почти непрерывными ваннами. Сидя въ ваннъ, онъ принималъ многочисленныхъ посътителей и велъ свою общирную переписку, въ ваннъ же его сразилъ и кинжаль Шарлотты Кордэ.





## ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.

Моральныя иден и Л. Н. Толстой.—Русскій писатель, какъ реклама французовъ и нъмцевъ.—Историческіе романы Берты Сутнеръ.—Англійскія лекціи московскаго профессора.—Письмо 1702 года о Петръ Великомъ. — Завъщаніе антисемита.—Императоръ Никифоръ Фока. — Два сочиненія о буддизмъ.—Эмигранты при Наполеонъ І. — Мемуары г-жи Гонто-Биронъ.

Б ЕВРОПЪ гораздо больше пишуть о Л. Н. Толстомъ, чѣмъ у насъ говорятъ. Эта дѣйствительно крупная личность настолько выдается между пищущими собратами, что невольно привлекаетъ къ себѣ вниманіе. Худо только, что коментаторы часто оцѣниваютъ его со своей собственной, узкой точки врѣнія, а иные пользуются его популярностью, чтобы пристегнуть въ ней свои личныя, далеко не глубокія измышленія. Каждый считаетъ долгомъ

высказать объ немъ свои сужденія, до которыхъ нётъ никакого дёла здравой критикё. Къ такимъ толкователямъ нашего писателя принадлежить критикъ «Revue bleue», швейцарецъ Эдуардъ Родъ, очень нравственный, но зато очень сухой и скучный пуританинъ. Въ этюдахъ, названныхъ «Моральныя идеи настоящаго времени» (Les idées morales du temps présent. Le comte Tolstoï) разбираетъ онъ міровоззрініе графа, говорить очень много высокопарныхъ, даже восторженныхъ фразъ, старается блеснуть глубиною діалектики и не высказываеть ничего новаго и опредівленнаго. Онъ толкуеть сначала о возрождении въ современной литературъ спиритуализма, но находить, что произведенія пропагандирующихь его русскихъ романистовъ потому имели успехъ, что напли готовую уже для этого почву. Последнія произведенія Л. Н. Толстого возбудили, по словамъ критика, больше удивленія, чёмъ восхищенія, но изъ нихъ разве только «Крейцерова соната» могла изумить своими неожиданными выводами, мистическій разсказъ изъ II въка не оставляетъ ровно никакого впечатлънія, а «Плоды просвъщенія» оказались очень неважнымъ водевилемъ безъ куплетовъ. Родъ находить, что нельзя сомнаваться въ здравой логика писателя, вполна

логичнаго во всемъ, что онъ говоритъ: онъ вовсе не эксцентрикъ и не мистикъ, въ сочиненіяхъ его нётъ и слёдовъ метафизики, онъ прелпочитаеть жизни созерцательной жизнь діятельную, практическую и о послідней заботится больше чёмъ о будущей. Онъ не более какъ моралисть, отчасти проповъдникъ, отчасти обличитель людскихъ недостатковъ, изыскивающій средства ихъ уничтожить. Онъ конечно пессимисть, но вёдь оптимисты принадлежать къ разряду мечтателей. Все это можно признать, но находить. что «Позднышевъ сдълался убійцею своей жены именю потому, что душа въ немъ была менте испорчена и болте деликатна чтмъ у другихъ» можно развъ только съ точки зрвнія французской морали. Какъ организаторъ новаго общества, Толстой требуеть уничтоженія войны и всёхъ нашихъ государственныхъ и частныхъ учрежденій, требуеть уміренности во всіхъ желаніяхъ и чистоты правовъ. Всё согласны въ томъ, что мы живемъ въ грёхе и злъ, что мы страдаемъ отъ этого. Но чуть дъло коснется до выхода изъ этого ненормальнаго положенія, никто не хочеть измінить своимъ привычкамъ, пожертвовать своими удобствами, отказаться отъ малъйшей лоли своихъ наслажденій. Родъ говорить, что всё мы бродимь въ лёсу и только видимъ свёть истинный, ведущій насъ къ вёрному пріюту, но дойти до него надо черезъ овраги, реки, горы, продираться сквозь колючіе кусты-и мы устаемъ въ дорогъ, ослабъваемъ, останавливаемся, отказываемся отъ надежнаго убъжища, по слабости человъческой натуры. Голоса, подкръпляющіе и ободряющіе насъ, какъ голосъ Толстого, указывающій намъ прямой путь, всегда полезны и все-таки дёлають людей лучше, если и не ведуть ихъ къ желавной пели. Все это теоретически верно, но на сколько лействительно въ правтической жизни?..

— Мы уже привыкли къ тому, что сочиненія Л. Н. Толстого, не им'я возможности явиться въ русской печати, появляются во французскихъ и англійскихъ журналахъ, но литературная добросовъстность требовала бы. чтобы помъщая на своихъ столбцахъ произведенія русскаго писателя, журналы эти сообщали по крайней мере публике, откуда они беруть эти статьи. новыя она или старыя. Недавно иностранная печать обнародовала сильную, но далеко не логичную діатрибу противъ вина и табаку, въ которой авторъ бросая свои громы дальше цёли, утверждаль, что пьють и курять только люди бевъ совъсти. Русскія газеты перенесли эту гиперболическую выходку на свои страницы, не ръшаясь замътить автору всю ея неосновательность, потому что можно быть даже пьяницей и нисколько не безсовъстнымъ человъкомъ, что и доказали многіе изъпишущей братіи. Теперь. почти одновременно во французской и намецкой журналистика является другая, для Европы новая статья, но на русскомъ языкъ явившаяся уже болье четырехъ льть тому назадь: «По поводу городской переписи» (А ргоpos de récensement. — Gedanken über diè Volkszählung). Толстой написаль эту статью въ то время, когда въ Москве составлялась однодневная перепись населенія и предлагаль соединить ее съ дёломъ благотворительности, забывая что недьзя дёдать въ одно и то же время два и еще такія важныя дёла. Поэтому воззваніе его, написанное горячо и уб'єдительно, не имѣло успѣха. Теперь кому-то вздумалось перевести эту статью и послать ее для напечатанія въ Парижъ и Берлинъ. Это пожалуй не лишнее, но отчего же было не сказать при этомъ хоть нёсколько словъ о ен происхожденіи? Появденіе имени моднаго русскаго автора въ иностранной журналистикѣ теперь очень часто не болѣе какъ реклама. Такъ, журналъ «Freie Bühne fur modernes Leben» началъ печатать романъ «Декабристы» (Die Dekabristen), называя его совершенно неязвѣстнымъ, радуясь его открытію и причисляя это открытіе къ важнымъ литературнымъ событіямъ. А между тѣмъ этотъ небольшой отрывокъ давно извѣстенъ даже и въ нѣмецкомъ переводѣ и изданъ въ Лейпцигѣ Германомъ Роскошнымъ въ его серіи «Русская карманная библіотека» (томъ 17). Развѣ это не реклама со стороны нѣмецкаго журналиста?

- Берта Сутнеръ, авторъ занимательнаго историческаго романа «Долой оружіе!» написала новый романъ «Шамиль» (Schamyl), который очень хвалить нёмецкая критика въ то время, когда она почти совсёмъ замолчала прежній романъ даровитой писательницы. Да оно и понятно «Die Waffen nieder!» представляеть такія ужасныя картины войны за освобожденіе Италін, прусско-австрійской съ франко-германской, что шовинистамъ патріотамъ становится неловко-хвалить произведение, совътующее бросить оружіе, покрытое такою славою офиціальными діятелями. Типъ стараго генерала, у котораго убивають всёхь его сыновей, и онь все-таки остается ревностнымъ защитникомъ войны до техъ поръ, пока делается ея ненавистникомъ, видя ея изнанку на поляхъ сраженій и въ госпиталяхъ-слишкомъ уже върень дъйствительности, чтобы анализировать его правдивость. То ли дёло Кавказъ, сцены сраженій съ полудикими, но вольнолюбивыми горцами, возставшими за свою независимость, военныя реляціи на романтической полилалий. блестнийе полвиги среди величественных картинъ горной природы. Полякъ Болховскій, принужденный служить въ русской арміи, влюбленъ въ грузинскую княжну Ирину, ее похищають горцы и сынъ Шамиля хочеть на ней жениться. Сколько нужно случайностей, похищеній, попытокъ къ бъгству и всякихъ приключеній, чтобы соединить въ концѣ романа любящіяся сердца! Такія похожденія, смёсь фантазін съ исторіей всегда интересують массу читателей, хотя на этоть разь авторь не вложиль вы свой романъ никакой философской, гуманной идеи.
- Почетное въ нашей литературу имя Ковалевскихъ явилось въ апрулу на серьевной англійской книгь, сборникь ильчестерскихь лекцій профессора Максима Ковалевскаго, читанныхъ имъ въ Оксфордъ: «Современные обычаи и древніе законы Россів» («Modern customs and ancient laws of Russia: The Ilchester lectures for 1889-90. By Maxime Kovalevsky, ex-professor of jurisprudence in the university of Moscow»). Англійская критика съ особеннымъ уваженіемъ отзывается объ этихъ лекціяхъ въ Оксфордскомъ университетъ бывшаго московскаго профессора законовъдънія. Предметь лекцій очень мало знакомъ англійской публики и вънемъ г. Ковалевскій является полнымъ знатокомъ своего дёла, какъ авторъ изслёдованія «Общиннаго землевладенія» (Москва 1879), «Законъ и обычан на Кавназъ» (Москва, 1890) и другихъ замъчательныхъ юридическихъ сочиненій. Лекціи посвящены памяти Генриха Сумнера Мэна (Maine), замічательнаго юриста, умершаго въ 1888 году, 66-ти лътъ, которому и варшавскій профессоръ Зигель посвятиль свой последній трудь. Съ нашимь общиннымь правомъ познакомилъ англичанъ еще Мекензи Уоллесъ въ своей книге о Россіи, но профессоръ сообщаеть болье систематичныя и обстоятельныя свёдёнія объ этомъ правё, выработанномъ славянскимъ міромъ. Г. Ковалевскій говорить и о полной свободь, какою пользовалась въ древнія вре-

мена славянская женщина. Это видно еще изъ былинъ терема, и затворничество—изобрётеніе восточное, а не славянское. «Домострой» пахнетъ вовсе не національнымъ духомъ, а татарщиной, неговоря уже о Котошихинъ, хотя последній писалъ и въ конце XVII въка, но нужны были петровскія реформы, чтобы уничтожить рабскіе обычаи, внесенные къ намъ татарскимъ игомъ. О нашемъ деревенскомъ «мірё» профессоръ не высокаго мивнія, указываетъ на его экономическія невыгоды и опровергаетъ мивніе славянофиловъ, будто это учрежденіе уничтожаетъ паупериямъ. Учрежденіе въча и соборовъ доказываетъ способность русскихъ людей къ политической и парламентской жизни. Лекціи г. Ковалевскаго оканчиваются исторією крёпостничества и реформъ Александра II, незаконченныхъ вслёдствіе его мученической кончины.

- Въ Британскій музей поступила колекція семейныхъ бумагь и рукописей фамилін Гэль (Hale). Между письмами есть одно, въ которомъ современникъ Петра I говорить объ этомъ монархъ. Приводимъ это нисьмо, помъщенное въ апръльскомъ № журнала «Атенеумъ», въ дословномъ переводь. Оно писано Оомою Гэль къ своему брату Бернарду, въ Гоульборнъ, изъ Архангельска отъ 20-го августа 1702 года: «Его величество и весь дворъ убхали отсюда въ последнее время моремъ, но Богъ знаетъ, куда они отправляются. Онъ вовсе не гордый человёкъ, увёряю васъ, потому что готовъ всть и веселиться съ квиъ угодно. Онъ прівхаль сюда, чтобы встретить шведовъ, но они не явились. Онъ большой любитель такихъ грубыхъ людей, какъ матросы, приглашаеть объдать съ нимъ этихъ непристойныхъ дегтярниковъ, и заставляетъ ихъ такъ напиваться, что одни засыпають, другіе танцують, иные дерутся и онъ между ними; и въ такой компаніи онъ находить большое удовольствіе. Онъ очень любить англійское мясо бывшее 10 или 12 мёсяцевъ въ соли и, если вёрить его придворнымъ, считаетъ воду, привозимую кораблями изъ дальняго плаванія (когда она воняетъ), за минеральную воду и заставляетъ пить ее. Онъ посадилъ однажды 30 или 40 человъкъ своего лучшаго дворянства, старыхъ и молодыхъ, въ глубокій прудъ, куда пустили двухъ живыхъ моржей, и самъ плаваль и ныряль вмёстё съ ними: компанія была страшно испугана, но они никому не денали вреда. Никто не можеть жаловаться на его проказы, потому что онъ прежде вскуъ самъ въ нихъ участвуетъ».
- Извёстный юдофобъ Дрюмонъ написалъ новый памфлетъ противъ евреевъ, подъ названіемъ «Завѣщаніе антисемита» («Le testament d'un antisémite»). Онъ говоритъ, что этою книгою заканчивается рядъ его изслѣдованій о зловредномъ вліяніи жидовъ во Франціи. Въ томъ, что они закватили въ свои руки такую власть, онъ болѣе всего обвиняетъ католическое духовенство и правительство. Церковь ничего не предпринимаетъ противъ жидовства, котя оно явно подкапывается подъ христіанство и всѣми средствами проповѣдуетъ всюду безвѣріе. Пособникомъ ему въ этомъ является правительство, отъ котораго вполнѣ зависятъ прелаты и патеры. Оно покровительствуетъ чиновникамъ, выдающимъ себя за свободомыслящихъ, но которые не болѣе какъ явные или тайные жиды. Вліяніе большихъ капиталовъ теперь преобладаетъ во Франціи, а такіе капиталы всѣ въ жидовскихъ рукахъ. Банкиры, биржевики, крупные торговцы и промышленники, если не жиды, то на жалованьи у жидовъ и, во всякомъ случаѣ, берутъ съ нихъ солидныя взятки подъ разными видами и предлогами.

Дрюмонъ энергично бичуеть въ своей книге не только жидовъ, но и всехъ, кто держить ихъ сторону.

- Французы усердно занимаются исторією Византіи. Нумизмать Шлумбергеръ, авторъ замъчательной «Византійской сигиллографіи» (1884), перешелъ теперь къ исторіи и написаль біографію Никифора Фоки («Un empereur byzantin au X siècle Niciphore Phocas»). И это не единственный серьезный трудь, появившійся въ последнее время во Франціи объ имперіи. которая такъ мало интересуеть ея ближайшихъ соседей и наследниковъ. Вышли: исторія Өеодоры-Дебидура, четвертаго крестоваго похода-Тессье, византійскаго искусства - Байе, византійской монархін - Гаске, византійскіе очерки-Морраста, Константинъ Порфирогенетъ-Рамбо, императоръ Ираклій-Драпейрона и др. Эпоха Никифора Фоки, выбранная Шлумбергеромъ, очень интересна, какъ попытка возрожденія изъ упадка къ силь и могуществу, эпоха борьбы съ Римомъ за преобладание и большихъ войнъ въ Малой Азін, Сирін, Крить, возвратившихъ Византін ся територію, вавосванную арабами. На Дунав вліяніе имперіи также одержало верхъ надъ усиліями болгаръ, славянъ и кочующихъ племенъ захватить Балканскія области. Внутренняя жизнь имперіи была не менте діятельна, чіть военная и догматическая. Императоръ старался оградить мелкихъ собственниковъ отъ притязаній высшихъ сословій, оть захватовъ имуществъ монастырями и духовенствомъ. Но въ тоже время происходили дворцовые перевороты, семейныя драмы: борьба хитрой и распутной императрицы съ простымъ и грубымъ императоромъ. Внутреннія неурядицы и были отчасти причиною распаденія имперіи, но Европ'в все-таки следуеть помнить, что Византія защищала ее отъ нападенія восточныхъ и дикихъ ордъ въ теченіе десяти стольтій, въ V отъ гунновъ, въ VI отъ славянъ, въ VII отъ аваровъ, персовъ, арабовъ, въ VIII отъ болгаръ, въ IX отъ русскихъ, въ X отъ венгровъ, въ XI отъ куманъ и печенъговъ, отъ XII до XIV-отъ турокъ, сельджукидовъ и отоманъ. И въ то время, когда въ глубинъ германскихъ лъсовъ только-что начинали возникать бурги, гитяда бароновъ-разбойниковъ, во Франціи феодалы, засъвшіе въ замкахъ, вели между собою непрерывную войну, въ Византіи, отбивавшейся отъ дикихъ полчищъ, были артисты и поэты, ученые и ораторы, спорившіе за партіи въ циркахъ, и выходившіе изъ своихъ дворцовъ, гдъ царствовала утонченная мода, для того, чтобы отразить нападенія славянь, распинавшихъ своихъ пленныхъ, или турокъ, сожавшихъ ихъ на колъ. И въ то же время Византія прививала всё блага культуры племенамъ, способнымъ къ цивилизаціи. Уничтожая орды аваръ, куманъ, печенъговъ, она передавала сербамъ, болгарамъ, русскимъ, принципы государственнаго устройства, грамоту и религію черезъ такихъ миссіонеровъ какъ Кириллъ и Менодій, законы черезъ Юстиніана. Архитектура Византіи оставила свои следы отъ Равенны до Периге, отъ Венеціи до Кіева и Новгорода. Византійскіе хронографы сохранили намъ исторію не только ихъ отечества, но и племенъ, приходившихъ съ ними въ соприкосновеніе. Эпоха возрожденія въ Европъ началась съ изученія греческихъ источниковъ. Въ книгъ Шлумбергера болье 240 гравюрь, нъсколько картъ и хромолитографій. Онъ ваяль много рисунковъ изъ византійскихъ, славянскихъ, арабскихъ рукописей. Это придаеть еще больше вначенія интересному во всёхъ отношеніяхъ изланію.

- О модной религіи, культъ которой ся поклонники вводять усердно систор. въсти.», юнь, 1891 г., т. хыу.

даже въ Парижъ, вышли два изслъдованія, одно на ивмецкомъ языкъ: «Буддизмъ по древнимъ сочиненіямъ, на языкѣ пали» («Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken dargestellt»), другое на французскомъ: «Японскій буддизмъ» («Le bouddhisme japonais»). Последнее написано японцемъ Ріауономъ Фуджишими, членомъ азіатскаго общества въ Парижѣ, первое принадлежить Элмунду Гарди. Нёмецкій докторъ систематически разсказываеть о религіозномъ положеніи Индіи въ эпоху Будды, приводить его жизнь, основы первоначального ученія, отношенія его къ другимъ сектамъ, исторію покровителя буддизма въ III вѣкѣ до Р. Х. царя Асоки, сравненіе буддизма съ христіанствомъ. Съ ученой точки зрвнія сочиненіе безукоризненно. Авторъ не приводить ни одного мевнія, не подкрыпивь его докавательствами; къ книге приложены документы, библіографія, указатель, цитаты изъ лучшихъ сочиненій по этой части. Но несмотря на этотъ ученый апарать, авторь одностороние отнесся къ своему предмету, держась только источниковъ и книгъ на языкъ пали. Буллизмъ раздъляется на двъ обширныя вътви: южный (Цейлонъ и Индо-Китай), основанный на каноническихъ сочиненіяхъ пали, и буддизмъ северный (Непаль, Китай, Японія и др.), каноническія книги котораго писаны санскритомъ. Оба ученія приписывають себъ старшинство и вопросъ этоть еще не ръшенъ наукою. Теперь преобладаеть южное ученіе, но когда сділаются болье извістными китайскіе и сансиритскіе источники, имъ можеть быть отлано предпочтеніе. Да и въ настоящемъ необходимо было изследовать и северное учение, такъ какъ оно болъе распространено и популярно. Вліяніе на массы имълъ будлизмъ сѣверный, южный - не болье, какъ секта, основанная на философскихъ теоріяхъ, въ ней первое мъсто отведено человеку, а не богу; жрецы этого ученія, живущіе въ своего рода фаланстерахъ, заботятся больше о внутреннемъ соверцаніи, чёмъ о завоеваніи душъ. Но все-таки нельзя называть апостоловъ буддизма «вырвавшимися изъ дома умалишенныхъ», какъ говорить Гарди и совершенно унижать буддизмъ въ сравненіи съ господствующею религіею. Въ этомъ отношеніи ему отласть предпочтеніе Фуджишима, ревностный буддисть, который провель четыре года въ Европ'в, изучая наши философскія и редигіозныя системы. Въ Японіи теперь 12 большихъ буллистскихъ сектъ, и авторъ приволить въ своей книге основы ихъ ученій, взятыхъ прямо изъ санскрита. Только немногіе догматы имфютъ китайское и мъстное происхождение. Авторъ просдавляетъ будистскую нравственность, объясняеть доктрину нирваны, приводить много любопытныхъ и новыхъ данныхъ, выказываетъ полное знаніе своего предмета.

— Недавно умершій писатель Форнеронъ не успёль окончить своего замічательнаго труда «Всеобщей исторіи эмигрантовъ» (Histoire générale des emigrés) и другь его Ларокъ издаль теперь послідній томъ добросов'єстнаго труда, рисующій положеніе французскихъ эмигрантовъ при Наполеонії. Нелегко имъ было переживать эпоху революціи, да и во время имперіи жилось немногимъ лучше. Сенатъ въ 1802 году далъ имъ не амнистію, а только позволеніе вернуться на родину. Правда, многіе, увлеченные поб'єдами корсиканца, посп'єщили вступить въ его армію, какъ Ламетъ, Сегюръ, Ноайль; штабъ Себастіани былъ весь составленъ изъ офицеровъ стараго режима. Нарбонъ, министръ 1792 года, этотъ пустой обожатель г-жи Сталь, сд'єдался адъютантомъ императора потому, что подалъ ему прошеніе, положивъ его на свою шляпу съ плюмажемъ. Но къ эмигран-

тамъ, остававшимся верными Бурбонамъ, Наполеонъ былъ неумодимъ: онъ запретиль своимь газетамь даже упоминать объ этой династіи и хлопоталь. нельзя ли вычеркнуть ее изъ Готскаго альманаха. Онъ разстредяль герцога Энгіенскаго и Фротте, посадиль въ тюрьму Моро и Пишегрю, и хотя не покущался отравить Людовика XVIII, какъ объ этомъ ходили слухи, но не позволяль во Франціи произносить его имени. Наполеоновская полипія больше всего слёдила за розлистами. Вейра всякій день черезь камердинера Констана подаваль императору рапорты, провёрявшіе донесенія министра полиція. Кром'в того, у Дюрока и Монсея была своя полиція, не считая множества шпіоновъ-аматеровъ, служившихъ еще директоріи. Форнеронъ обнаруживаеть всё тайны государственныхь тюремь, беззаконные аресты, негласные суды, тайныя убійства, безчеловічныя преслідованія. Двадцать тюремъ, какъ Тампль, Венсенъ, Бисетръ, Лафорсъ, Сент-Пелажи, Гамъ и лр. были переполнены политическими преступниками. Между ними быль особенный, весьма многочисленный разрядъ лицъ, оправданныхъ судами, но запертыхъ въ тюрьму потому, что они не нравились Наполеону, или какъ у насъ говорится «административнымъ порядкомъ». Гримодьеръ, оправданный по суду въ процессъ Жоржа Кадудаля, былъ запертъ въ замокъ Ифъ 19-ти льть, а вышель изъ него 33-хъ льть. Кермабень тамъ же сошель съ ума. Мезьеръ быль заключень въ Венсенской крипости въ 1803 году и выпущень въ 1814 безъ всякаго следствія и не зная самь, за что онь сидель. Гриволь, найденный невиннымъ даже военнымъ судомъ, просидълъ все-таки въ Бисетръ семь лътъ. Такихъ примъровъ въ книгъ приведено множество. Были лица, заключенныя потому, что ихъ «осуждало общественное мевніе». Пербосъ посаженъ въ тюрьму за то, что быль приговоренъ къ смерти во время террора, но его не успали казнить. Въ 1811 году въ государственныхъ тюрьмахъ было 2500 арестантовъ. Всв эти малоизвёстные факты подтверждены авторомъ офиціальными документами. А сколько еще подобныхъ документовъ истреблены временемъ и не дошли до насъ! Правда, тамъ, гдѣ императоръ могъ, по собственному сознанію, «тратить» въ день по нѣскольку тысячь войска, стоило ли вспоминать о сотняхъ ни въ чемъ неповинныхъ бъдняковъ, умиравшихъ не отъ пуль и ядеръ, а отъ тюремной живни.

— Неуспъхъ мемуаровъ Талейрана не останавливаетъ появленія въ свъть другихъ записокъ. Довольно любонытныя подробности встръчаются въ мемуарахъ воспитательницы герцога Бордосскаго, г-жи Гонто-Биронъ. (Mémoires de m-me de Gontaut-Biron). Хотя эта придворная дама мало вившивалась въ политику, но не могла оставаться безучастною къ событіямъ, имъвшимъ вліяніе на судьбу ея отечества. Въ началъ своихъ записокъ она говоритъ и о революціи, но ея воспоминанія и сужденія объ этой эпохъ очень слабы, такъ какъ она эпоху террора провела въ Англіи и вернулась во Францію уже при директоріи. Описанія придворной жизни при началь реставраціи также могуть интересовать только царедворцевь и роялистовъ, но о последнихъ дняхъ монархіи Карла X она передаетъ несколько любопытныхъ случаевъ и анекдотовъ. Упрямство короля было такъ велико, что, задумавъ еще въ 1827 году уничтожить конституціонныя гарантіи и передать власть въ руки своего преданнъйшаго слуги, посланника въ Лондон'в Полиньяка, онъ не хотель слушать никакихь убежденій и, незадолго до изданія своихъ знаменитыхъ ордонансовъ 1830 года, іздиль нарочно въ

сент-омерскій лагерь, чтобы уб'ядеться, что армія будеть стоять за него и остался очень доволень, что его вевдё встрёчали съ криками восторга. «Чего не сдёлаещь съ войсками, одушевленными такой преданностью къ престолу!» говориль онъ министру. Внучка короля, дочь герцога Беррійскаго, отличавшаяся всегда живостью характера и сказавшая при смерти Людовика XVIII: «теперь королемъ булетъ пълушка-это плохо!», спросила Карла X, когда онъ говорилъ, что скоре оставитъ тронъ, но не уступитъ: «А что же мы будемъ дёлать потомъ?» Онъ не нашелся, что отвётить. На другой день подъ окнами королевскаго кабинета въ Тюльери собрадась толпа народа, читавшаго объявленіе, наклеенное на стеклъ: «отдается въ наемъ». Это была проделка все той же герцогини и король сменися ея нахолчивости, хотя черезъ нъсколько иней квартира льйствительно оказалась вакантною. 26-го іюля появились въ «Монитерь» указы, уничтожающіе выборную систему, конституціонное правленіе, свободу печати и распускающіе палаты. Король, увъренный въ успъхъ государственнаго переворота, убхалъ въ Рамбулье, не хотелъ никого ни видеть, ни слышать, кроме Полиньяка, писавшаго ему: «что Парижъ не поднимется-отдаю вамъ свою голову». Плохой подаровъ, замѣтила Гонто-Биронъ Карду X.
 Вы невыносимы, отвъчаль онъ, и сталь играть въ вистъ, въ то время, когда на улицахъ Парижа, пересеченных баррикадами, гремель набать и изъ оконь домовь бросали фортепјано и богатую мебель на голову войскъ, штурмовавшихъ барривады. 2-го августа Карлъ X подписалъ отречение отъ престола, «не успѣвъ, не смотря на свое жеданіе сдѣдать счастіе Франція», и назначилъ намъстникомъ королевства герцога Орлеанскаго, а герцогиня, жена его. писала Гонто-Биронъ: «скажите королевской фамиліи, что мужъ мой-честный человъкъ». А этотъ честный человъкъ устроиваль походъ на Рамбулье парижанъ, озлобленныхъ тремя днями кровавой борьбы. Четырнадцать дней король со своей семьей вхаль отъ Рамбулье до Шербурга, гдв свлъ на корабль, отправляющійся въ Англію. 7-го августа на французскій престоль взошель Луи Филиппь I, но еще въ 1837 году принцъ прусскій Вильгельмъ, будущій германскій императоръ, писаль по случаю женитьбы молодого герцога Орлеанскаго на принцессъ Еленъ Мекленбургской: «Съ какой стороны ни смотрѣть на предметы. Луи-Филиппъ все-таки укралъ престолъ, и онъ и его наследники будуть незаконис носить корону». И Немезида исторів приготовила ему такую же участь, какъ и Карлу Х. Гонто-Биронъ последовала за изгнанной семьей въ Голирудъ, Карлсбадъ, Теплицъ, Прагу, оставшись вёрна Бурбонамъ до той минуты, когда въ награду за всякія услуги и жертвы-они выгнали ее. Интриги при дворъ падшихъ властителей свиринствують еще съ большею силою, чимъ въ царствующихъ династіяхъ. Гонто-Биронъ воспитала герцога Бордосскаго; съ наступленіемъ его совершеннольтія въ 1834 году, партія старыхъ царедворцевъ боялась потерять свое вліяніе у одряжлівшаго Карла Х. Она выжила постепенно всёхъ сколько-нибудь порядочныхъ легитимистовъ. Перехватили какое-то письмо Гонто-Биронъ къ герцогинъ де-Роганъ, исказили въ немъ нъкоторыя выраженія, поддёлали другія и обвинили 64-лётнюю роялистку въ неуваженів къ Карлу Х. Выжившій изъ ума старикъ милостиво уволиль отъ службы ту, которая воспитала его внука, посвятила всю свою жизнь неблагодарной династіи.



## СМ ВСЬ.



ВАДЦАТИПЯТИЛЬТІЕ дъятельности новыхъ судебныхъ установленій. 17-го апрёля 1866 года, въ присутствій министра юстиціи, Д. Н. Замятнина, почетныхъ гостей и чиновъ новаго судебнаго вёдомства, совершилось торжественное открытіе петербургскихъ судебныхъ установленій. За три дня передъ открытіемъ, 14-го апрёля 1866 г., императоръ Александръ II, въ сопровожденіи Наслёдника Цесаревича, великаго князя Константина Николаевича и принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, посётилъ вновь устроенное пом'ященіе для новыхъ судебныхъ учре-

жденій и после внимательнаго его осмотра обратился къ сопровождавшему его вновь назначенному судебному персоналу съ следующими словами: «Я надёюсь, господа, что вы оправдаете оказанное вамъ довёріе и будете исполнять новыя ваши обязанности добросовъстно, по долгу чести и присяги, что, впрочемъ, одно и тоже. И такъ, въ добрый часъ, начинайте благое дёло». Нынче петербургскій окружной судь въ полномъ состав' праздноваль первое двадцатипятильтіе своего существованія. Въ пріемной валъ средняго этажа, на томъ мъстъ, гдъ 25 лътъ назадъ прочитано высочайшее повельніе Александра II объ открытів судебныхъ установленій, теперь въ воспоминаніе поставлена икона Спасителя. Икона вставлена въ громадный кіоть въ виде часовни изъ сераго и бёлаго мрамора. Внизу на мраморной доскъ выръзана надпись: «Сооружена дъятелями с. петербургскихъ судебныхъ установленій перваго двадцатипятильтія ко дню 17-го апраля 1891 г.». Въ 2 часа дня длинное пріемное зало наполнилось публикой, среди которой находились: товарищъ министра юстиціи, старшій предсъдатель пб. судебной палаты Н. И. Похвистневъ, оберъ-прокуроръ сената А. Ө. Кони, председатели и члены петербургского окружного суда, представители прокурорскаго надвора и адвокатуры, судебные следователи и другіе служащіе по судебному в'єдомству. Н. И. Похвистневъ возложиль на подножіе статуи Александра II серебряный вінокъ, увінчанный императорскою короною съ надписью на лентъ: «17 апръля 1866-1891 гг.». Передъ мконой отслуженъ молебенъ, провозглашено многолётіе нынё царствующему Государю, въчная память Александру II и почившимъ дъятелямъ судебныхъ установленій и многолітіє настоящимь діятелямь на судебномь поприщі. Послъ молебна почти всъ присутствовавшіе поднялись на верхъ въ помъщеніе совета присяжныхъ поверенныхъ. Здесь, въ тесномъ товарищескомъ

кругу современный персональ судебнаго міра посвятиль нісколько часовь воспоминаніямъ и подведенію итоговъ своей дѣятельности за истекшее двадцатипятильтіе. Все собраніе присяжныхъ повъренныхъ громкими аплодисментами почтило стар'яйшихъ представителей своей корпораціи. На это чествованіе К. К. Арсеньевъ отвётиль рёчью, въ которой нарисоваль картину всей исторіи судебныхъ установленій. «Двадцать пять літь тому навадъ, господа, говорилъ К. К. Арсеньевъ, мы съ радужными надеждами встрачали открытіе новыхъ судебныхъ установленій. Теперь быть можеть нъкоторые скажуть, что надежды эти не оправдались. Въ самомъ дъль, великія реформы той эпохи, начатыя на самыхъ широкихъ началахъ, отчасти измёнены были на первыхъ же шагахъ приложенія ихъ къ практикв. Такъ напримъръ, первый оправдательный приговоръ по дълу печати вызвалъ изъятія изъ въдънія окружного суда дъль о печати и передачу ихъ въ судебную палату. Такія же изміненія были во многомъ другомъ и мы видимъ, что они касаются и другихъ реформъ. Они неизбежны, эти измененія, какъ неизбъжны поправка и отделка каждаго новаго зданія, въ которомъ видимы или кажутся видимы тв или другія шероховатости, тв или другія неровности. Тёмъ не менёе, измёнены лишь детали, а самая сущность судебной реформы осталась все та же. Следя за развитіемь этой реформы, нельзя не признать той громадной пользы, которую принесла она обществу и государству. За истекшее двадцатинятильтіе мы видимъ на судебномъ поприщь такихъ двятелей обвиненія и защиты, которые составляють честь нашего суда. Мы видимъ такихъ обвинителей, которые понимають обвинение не въ однихъ только узкихъ рамкахъ установленныхъ закономъ, а понимаютъ его широко и смёло, дёлая изъ него вопросъ общественной важности. Я не назову имени, но каждый пойметь про кого я говорю, если я напомню вамъ одного обвинителя, который выступая въ одномъ бракоразводномъ дёлё не ограничился однимъ сухимъ обвиненіемъ по закону, а представилъ намъ весь процессъ бракоразводныхъ дълъ въ консисторіи. Такое обвиненіе, господа, васлуга уже не передъ однимъ судомъ, а передъ обществомъ».

Продолжая далее свою речь К. К. Арсеньевь коснулся исторіи адвокатуры, отношеній ея къ суду и обществу и закончиль такь: «Во всякомъ случай, не смотря на всё измененія и быть можеть невзгоды въ нашемъ судебномъ дёле, я смотрю впередь все-таки оптимистически. Теперь идетъ по Неве ладожскій ледь, какъ шель онъ 25 леть тому назадь; онъ несеть съ собой холодь и непогоду, но онъ пройдеть, въ этомъ мы всё увёрены и даже приблизительно можемъ назначить срокъ, когда настанеть тепло. Сказать когда пройдеть ладожскій ледь въ нашемъ мірё мы съ такой увёренностью не можемъ, но тёмъ не мене онъ пройдеть наверное. Воть почему мы смёло можемъ наденться на дальнейшее прогресивное развитіе нашего дёла на пользу общественную».

Рѣчь К. К. Арсеньева вызвала долго не прекращавшіяся рукоплесканія но еще большими рукоплесканіями была привѣтствуема рѣчь В. Д. Спасовича, посвященная исключительно разбору дѣятельности корпораціи присяж-

ныхъ повъренныхъ.

Забытая историческая могила. Въ оградъ Александро-Невской лавры, на такъ называемомъ Старомъ или Лазаревскомъ кладбищъ находится не мало историческихъ могилъ извъстныхъ въ свое время государственныхъ и общественныхъ дъятелей. Однъ изъ этихъ могилъ содержатся въ порядкъ, за другими же ухаживать некому и онъ въ печальномъ запустъніи. На многихъ изъ нихъ плиты вросли въ землю и покачнулись. Въ такомъ положеніи находится могила автора «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Въ будущемъ году этой могилъ исполнится ровно сто лътъ и о ней не мъщало бы вспомнитъ и привести ее хотя бы немного въ порядокъ. Могила эта находится немного лъвъе могилы Ломоносова, шагахъ въ двадцати отъ нея. Она лежитъ въ небольшой котловинъ среди вросшихъ въ землю старыхъ плитъ. Отыскать

ее теперь довольно трудно. Небольшой гранитный четыреугольный камень на которомъ положена доска съ надписью, покачнулся и однимъ угломъ вошель въ землю. Отъ него въеть седою стариной; кругомъ въ щеляхъ выросъ мохъ, когда-то белая мраморная доска съ надписью растрескалась и тоже поросла мохомъ. За могилою нътъ никакого ухода. Надпись еще можно разобрать почти безъ труда, но на ней лежить такой слой грязи, что перель чтеніемъ нужно счистить ее. Въ дождливое время подходить къ могилъ нельзя, потому что она лежить въ котловине, осевшей за сто леть почвы и бываетъ окружена въ это время водою. При таяніи весною снъга повторяется то же. И нередко, когда ясные дни уже обсущили почву кругомъ. у самой могилы еще лежить сплошная грязь. Памятникъ Домоносову возобновленъ давно. Следовало бы сделать то же и на могиле автора «Недоросля». Теперь же на плить, между изображеніями креста вверху и адамовой головой внизу можно прочесть скромную надпись: «Подъ симъ камнемъ погребено тело статскаго советника Дениса Ивановича Фонвизина. Родился въ 1745 году, апреля 3 дня. Преставился въ 1792 году декабря 1 дня. Жизнь его была 48 лётъ, 7 мёсяцевъ и 28 дней». Более нётъ ни одной буквы. Сто лътъ тому назадъ, современники, написавъ на плитъ только чинъ Фонвизина, быть можеть, и были правы по своему, въроятно, не подозръвая, что ихъ потомки изъ поколенія въ поколеніе будуть учиться русской словесности по безсмертнымъ твореніямъ покойнаго. Нына пора было бы уже намъ вспомнить о могиль нашего учителя, имя котораго извъстно нашимъ дътямъ и по комедіямъ котораго будуть учиться и наши внуки. Теперь на могилъ лежить одинскій, давно уже испорченный погодою и временемъ металлическій вънокъ. На немъ нътъ никакихъ надипсей; къмъ онъ положенъ-неизвъстно и самая могила въ стращномъ запустъніи. Будемъ надъяться, что наступающее столетіе со дня смерти Фонвизина заставить насъ отнестись къ его могилъ съ большимъ почетомъ.

Кстати о могилѣ Ломоносова. У насъ существуетъ свой особый способъ выражать почтеніе памяти умершаго царапаніемъ своихъ фамилій на памятникахъ. Мраморная доска монумевта Ломоносова вся обезображена именами разныхъ досужихъ посѣтителей. Тутъ пущенъ въ ходъ и карандашъ и перочинный ножъ и всякое царапающее орудіе, лишь бы увѣковѣчить свое никому неизвѣстнее имя на памятникѣ историческаго лица... Къ чему это нужно? Пора бы ужъ отвыкнуть отъ этого нелѣпаго варварства.

Въ Историческомъ Обществъ, состоящемъ при университетъ, 24-го апръля, происходило последнее передъ летними каникулами заседаніе. Профессоръ С. А. Бершадскій сділаль сообщеніе объ общественной организаціи крестыянь въ начале XVI века. Докладчикь заявиль, что онь не согласень съ мивніями тахъ историковъ, которые въ своихъ трудахъ утверждаютъ, будто завоеваніе литовскими князьями русскихъ провинцій повлекло за собою феодализацію ихъ, которая и продержадась до половины XVI вѣка. Такъ думали прежде, но теперь уже почти никто изъ ученыхъ не признаеть въ государственномъ и общественномъ быту того времени феодальнаго строя такого характера, какой быль въ Западной Европв. Здесь никогда не бывало войны вассаловъ противъ сюзерена; здёсь крестьяне состояли подъ властью великаго князя, а не вассаловъ. На Западе власть короля простиралась только на вассаловъ, а крестьянъ въдали уже вассалы; тамъ феодализація простиралась на всю землю государства. Въ Литвъ же подати взимались со всёхъ, и очень много земель, не считая пустырей и степей, принадлежало прямо великому князю. Это доказывается цёлымъ рядомъ грамоть и записей въ «замковыхъ книгахъ». Въ Литве и высшіе класы, и крестьяне распоряжались и владёли землею. Общиннаго землевладёнія не было. Крестьяне владёли землею въ качестве самостоятельныхъ общинниковъ; они могли, какъ собственники, завъщать, закладывать, продавать и дълить свою землю. Вотчинными землями они владёли на вотчинномъ прав'в. Т'я

же крестьяне, которые жили на земляхъ великокняжескихъ, должны были нести извъстную службу и платить установленную дань. Была ли община? Да, была, на это указываютъ такіе термины въ старинныхъ документахъ, какъ: волость, сотня, старцы, сотники и т. п. Общины несли цѣлый рядъ обязанностей—постройки казенныхъ зданій, ремонты королевскихъ замковъ, устройство дорогъ, охраненіе границъ и т. п., и, кромѣ того, на нихъ лежали обязанности по содержанію государственныхъ чиновниковъ. И такъ, община была, закончилъ докладчикъ, но связующимъ началомъ ея было начало не экономическое, а имѣвшее въ основѣ отношенія къ государственной власти. Докладъ былъ встрѣченъ всеобщими одобреніями.

Диспуть въ университеть. 22-го апръля, въ XI аудиторіи Петербургскаго университета экстраординарный профессоръ по качедре классической филологія В. К. Ернштедть защищаль дисертацію, подь заглавіемь: «Порфиріевскіе отрывки изъ Аттической комедіи», представленную имъ въ историкофилологическій факультеть для полученія степени доктора греческой словесности. Съ января 1877 г. В. К. по приглашению факультета началъ читать въ качествъ преподавателя лекціи въ Петербургскомъ университетъ по канедръ греческой словесности. Весною 1880 г., по выдержании установленнаго испытанія и защить диссертаціи, быль утверждень въ степени магистра греческой словесности. Летомъ того же года командированъ министерствомъ народнаго просвъщенія на 2 года за границу, въ Грецію, для занятій по археологіи вообще и эпиграфикъ въ частности. Весною 1882 г. срокъ командировки быль продолжень на годь для занятій преимущественно руко. писями, хранящимися въ итальянскихъ библіотекахъ. Въ теченіе этого года диссертантъ работалъ въ Римъ, Неаполъ, Флоренціи, Миланъ и Венеціи. По возвращени въ Россію, въ 1883 г., онъ снова сталь читать въ качествъ приватъ-доцента лекціи въ Петербургскомъ университеть. Въ ноябрь 1884 г. быль утверждень экстраординарнымь профессоромь. Лётомь 1885 г. командированъ въ скандинавскія вемли для ознакомленія съ хранящимися тамъ греческими рукописями, при этомъ посётилъ Стокгольмъ, Упсалу и Копенгагенъ. Съ ноября 1885 г. состоитъ секретаремъ историко-филологическаго факультета. Изъ печатныхъ работъ дисеертанта заслуживаютъ вниманія следующія: «Критическія заметки къ Световію» 1876 г., «Саламинская битва» 1882 г.; «Къ Фукидиду»; къ «Электръ Еврипида»; «Греческая рукопись коптскаго письма»; изъ «Порфиріевской псалтыри» и многія другія, пом'єщенныя въ «Журналь Министерства Народнаго Просвъщевія». Офиціальные опоненты, профессора: П. В. Никитинъ и О. Ф. Зелинскій съ большою похвалой отоввались о спеціальномъ труд'в В. К. Ернштедта. Неофиціально опонировали приватъ-доценты: С. К. Буличъ и О. А. Шеборъ. По окончании диспута деканъ историко филологическаго факультета И. В. Помяловскій объявиль ръщение факультета, единогласно признавшаго В. К. Ернпитедта достойнымъ полученія степени доктора греческой словесности.

Общество любителей древней письменности. 23-го апрёля, въ годовое засёданіе, на которомъ присутствовали А. Ө. Бычковъ, Л. Н. Майковъ, много профессоровъ, академиковъ и любителей старины, собраніе было открыто рёчью предсёдателя, объ основаніи Общества (въ 1877 г.), о первой порё его существованія о началахъ, положенныхъ въ основу его устава и дёятельности. Вслёдъ затёмъ почетный членъ А. Ө. Бычковъ, въ виду истекшаго трехлётія предсёдательства гр. С. Д. Шереметева, предложилъ собранію избрать его же и на новое трехлётіе, что было встрёчено всёми единодушно. Далёе секретарь сдёлалъ краткій отчеть о дёятельности Общества за три послёдніе года, изъ котораго видно, что наука обязана Обществу появленіемъ въ свётъ такихъ трудовъ, какъ «Докторъ Францискъ Скорина» П. В. Владимірова, «Физіологъ» А. Д. Карнёева, «Житіе св. Саввы Освященнаго». «Описаніе рукописей монастырскихъ книгохранилищъ» П. М. Строева и проч. Послё чтенія розданъ былъ присутствовавшимъ денежный отчетъ Общества

за два послёдніе года. Затёмъ избраны были въ члены корреспонденты проф. Казанскаго университета Д. Ө. Бёляевъ и редакторъ «Правительственнаго Вѣстника» К. К. Случевскій; въ члены комитета И. А. Бычковъ, И. В. Помяловскій, Д. Ө. Кобеко и П. И. Саввантовъ; въ члены ревизіонной комиссіи Г. Ө. Штендманъ и Д. А. Чаплинъ. Н. В. Султановымъ принесена въ даръ Обществу старинная икона, а И. Пл. Барсуковымъ его новый трудъ «Графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурскій». Засёданіе закончилось докладомъ И. А. Бычкова о неизвѣстномъ почти доселѣ «Путникѣ» Іоанна Максимовича, бывшаго сначала архіепископомъ черниговскимъ, извѣстнымъ, между прочимъ, переложеніемъ пѣсни «Богородице Дѣво радуйся» въ 23,000 стиховъ, а послѣ митрополитомъ тобольскимъ, умершимъ въ 1715 году. Дорожникъ Іоанна отъ Чернигова до Москвы и Тобольска писанъ стихами и представляетъ любопытный памятникъ быта Россіи въ петровское время.

Отирытіе кассы взаимопомощи литераторовь и ученыхь. 5-го мая 1891 года въ С.-Петербургѣ состоялось общее собраніе членовъ-учредителей кассы взаимопомощи при Обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ («Литературномъ Фондѣ») и избрано требуемое уставомъ кассы правленіе для завѣдыванія дѣлами этого учрежденія.

Въ составъ правленія вошли: И. Ф. Василевскій, Г. К. Градовскій, Д. Л. Мордовцевъ, О. К. Нотовичъ, А. И. Поповицкій, А. М. Скабичевскій, А. А. Тихоновъ (Луговой), А. К. Шеллеръ и С. Н. Шубинскій. Изъ нихъ избраны на 1891 годъ: предсёдателемъ— Г. К. Градовскій, секретаремъ— А. А. Тихоновъ (Луговой) и казначеемъ—И. Ф. Василевскій.

Дъйствія кассы открыты съ 5-го мая текущаго 1891 г., и съ того же дня вступають въ силу какъ права, такъ и обязанности всъхъ наличныхъ членовъ кассы, т. е. тъхъ лицъ, которые занесены въ списокъ учредителей ея и уплатили хотя одну треть вступного взноса.

Члены кассы, не уплатившіе еще своего вступного взноса (въ тройномъ размірів избраннаго ими разряда платежей, § 3 устава), обязаны внести таковой полностью или частями, въ посліднемъ случай—не менйе одной трети должно быть уплачено къ 1-му іюля, а остальныя дві трети не повже, какъ къ 1-му октября текущаго года.

Тѣ изъ членовъ кассы, которые полностью или вовсе не уплотять причитающихся съ нихъ вступныхъ взносовъ къ 1-му октября текущаго года, будутъ считаться выбывшими изъ числа участниковъ кассы, согласно § 23-го устава.

Находящіеся въ С.-Петербургѣ члены кассы могутъ производить причитающіеся съ нихъ денежные взносы въ конторахъ газетъ: «Новаго Времени» (Невскій пр., № 38) и «Новости» (Невскій, № 10). Для пріема втихъ взносовъ въ означенныхъ мѣстахъ будутъ находиться особыя, выданныя правленіемъ кассы книги. Иногородная же денежная корреспонденція, какъ и вообще всѣ письма и заявленія на имя кассы взаимопомощи, адресуются: въ Спб., предсѣдателю кассы взаимопомощи при Обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ Г. К. Градовскому (Бассейная, 20, кв. 14). Для полученія, въ случаѣ желанія, квитанцій и отвѣтовъ гг. члены должны представлять и присылать въ кассу надлежащія гербовыя и почтовыя марки.

Гг. члены кассы приглашаются доставить въ правленіе требуемыя § 10 устава заявленія о томъ, кого они назначають въ качеств'в получателей причитающихся имъ изъ кассы суммъ (Форма заявленій будеть разослана гг. членамъ).

Пріемъ новыхъ членовъ производится согласно уставу, для чего лица, имѣющія право быть участниками кассы, должны присылать свои заявленія въ правленіе кассы. Въ заявленіяхъ этихъ, на основаніи § 20 устава, слѣдуетъ указать: данныя о литературной или ученой дѣятельности (буде таковыя не общеизвѣстны), возрастъ заявителя, разрядъ избираемыхъ имъ

платежей, порядокъ ихъ взноса и адресъ. Лица, желающія быть принятыми въ число членовъ кассы съ будущаго года, должны доставить свои заявленія не позже 1-го октября текущаго года.

🕆 6-го апрёля старёйшая камеръ-фрейлина графиня Антоника Дмитрісвна Блудова, родилась въ 1812 г., въ Стокгольмв, гдв ея отецъ, графъ Д. Н. Блудовъ, служилъ советникомъ въ русскомъ посольстве, мать была рожденная княжна Щербатова. Графиня получила блестящее домашнее воспитаніе Лучшіе профессора были ея преподавателями, а отецъ ея, впоследствіи извъстный государственный дъятель, самъ занимался съ нею русскою исторією. По возвращеній въ Россію, молодая графиня вращалась въ литературномъ кругу (Блудовъ былъ членъ арзамасскаго общества). Занятія литературою развили въ графинъ литературный талантъ, съ которымъ и написаны ею интересныя воспоминанія въ журналахъ «Заря» и «Русскомъ Архивъ» и дътскія повъсти въ журнадъ «Семейные вечера». Свидътельница многихъ замѣчательныхъ историческихъ событій, она описывала триццатые и сороковые года и многихъ замъчательныхъ людей того времени (г-жа Сталь, Метернихъ, Каподистрія). Очень много ся статей помѣщено въ духовномъ журналѣ «Странникъ». Ею также издана книга для чтенія по русской исторів. Графыня была очень религіозная женшина. Ей обязана Волынь устройствомъ тамъ православныхъ школъ и церквей, ею же тамъ устроено Острожское Кирилло-Месодієвское православное братство. Принадлежа къ высшему обществу, покойная молодою девицею была сделана фрейдиной, а 17-го япръля 1863 г. получила званіе камеръ-фрейлины.

† Апраля 12-го дня, посла продолжительной болазни, писатель Николай Васильевичь Шелгуновь, шестидесятишести леть. Въ литературе онъ работалъ болье тридцати льть и, какъ публицисть и журналисть, пользовался извъстностью, хотя не обладаль общирной ученостью или оригинальнымъ талантомъ. Родился онъ въ 1825 г., воспитывался въ Лесномъ Институте, а затемъ, въ теченіе девяти літь состояль при Лівсномъ Департаменть таксаторомъ, странствуя для лесоустройства и въ костромскихъ лесахъ, и по Волге, и въ Бълоруссіи съ Литвой, проживая лътомъ по деревнямъ, а зимой въ Петербургъ. Этотъ періодъ быль для него хорошей школой, знакомя съ народомъ и страною. Въ это время, говорить о себѣ Шелгуновъ: «я началъ писать, но статьи по своей спеціальности, которыя однако находили себё мёсто въ изданіяхъ чисто литературныхъ. Началъ я въ «Сынь Отечества» Масальскаго, затёмъ въ 1845 г. я пом'естиль рядь статей по л'есоводству въ «Библіотек' для чтенія» Дерикера». Въ 1849 г. Шелгуновъ былъ посланъ въ Симбирскую губернію для устройства одной изъ ея лісныхъ дачъ, а въ слівдующемъ году-въ Самарскій край, гдё надлежало выселить калмыковъ въ степь, а земли ихъ взять въ казну. Тотчасъ послѣ севастопольской войны Шелгунову предложили профессорствовать въ Лисинскомъ училищъ, но онъ не считалъ себя достаточно къ этому подготовленнымъ и выпросилъ командировку за границу. По возвращении изъ-за границы Шелгуновъ црофессорствоваль въ Лисинскомъ училище, но не долго. Муравьевъ, принявшій въ свое управленіе Лъсной Департаменть, вызваль Шелгунова изъ Лисина къ себъ въ Петербургъ и, предложилъ ему отправиться съ собою ревизовать Россію по тремъ въдомствамъ: государственныхъ имуществъ, удъловъ и межевой части. Не смотря на повышенія по службі, (въ 1857 г. Шелгуновъ быль уже начальникомъ отдёленія въ департаментв), онь тяготился службою при Муравьевъ и послъдній это хорошо понималь. Въ 1859 г. въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ «Русскаго Слова», Шелгуновъ помъстилъ статью о русскомъ лесоводстве, подъ заглавіемъ: «Одна изъ административныхъ кастъ». Эта статья, говорить ея авторъ, была его лебединой пъснею въ лівсоводствів и первою статьей, съ которой онъ вступиль въ общую журналистику. Но удаленію Николая Васильевича съ государственной службы наиболее способствоваль Муравьевь, поручивь Шелгунову составить проекть

измѣненій VIII тома лѣснаго устава и проектъ новаго устава. Когла последній представиль свою работу, то Муравьевь велель разсматривать проекты «по частямъ» и вся работа Шелгунова оказалась погребенной въ долгомъ ящикъ Лъснаго Департамента. Чтобы найти нравственное удовлетвореніе за свой трудъ и извлечь его, такъ сказать, изъ секрета, Шелгуновъ просилъ А. А. Зеленаго разръшить ему напечатать объяснительную записку къ проекту. Получивъ разрѣшеніе и озаглавивъ статью «Матеріалы для лівсного устава», онъ напечаталь ее въ «Юридическомъ Вівстників» Н. В. Калачова за 1861 г. и въ томъ же году напечаталъ другія статьи о лесныхъ законахъ въ Западной Европћ. «Это, говоритъ г. Шелгуновъ, было точкой, которую и поставиль моей служебной деятельности, а въ марте 1862 года я оставиль и совежиь правительственную службу». Съ техъ порь онь посвятиль себя всецёло русской литературё, касаясь въ ней самыхъ разнообразныхъ вопросовъ русской и европейской жизни. Вмёстё съ тёмъ его интересовали и болже ученыя темы о томъ, какую роль играють въ прогрессь: знанія, чувства, подитическія учрежденія, экономическіе факты. личности и массы и т. д. Положимъ, что въ решени этихъ сложныхъ задачъ Н. В. былъ всегда доброжелателенъ къ людямъ; но ему ни хватало ни научныхъ сведеній, ни тонкаго ума, ни блестящаго таланта, чтобы решить какую-либо задачу за-ново, подвинуть вопросъ хоть на вершокъ впередъ или переработать его такъ, чтобы чужія мысли казались бы его собственными. Поэтому въ исторіи литературы онъ едва ли займеть какое-либо мёсто и сочиненія его, можеть быть, будуть уважать, но не читать... Какъ литературный критикъ онъ быль еще более слабъ, и его отзывы о Л. Н. Толстомъ (ст. «Философія вастоя»), о Гончаровъ («Талантливая безталанность»), о Писемскомъ, Лъсковъ и другихъ крупныхъ художникахъ, свидътельствують о полномь безвкусіи покойнаго критика. Но такь какь даже въ своихъ ошибкахъ и увлеченіяхъ, Шелгуновъ былъ проникнуть всегда чистыми намереніями, то эта нравственная сторона его литературной деятельности дёлаеть его весьма симпатичнымь, и объясняеть преувеличенное поклоненіе его памяти, преимущественно, въ молодомъ поколівніи...

† 25-го апрёдя одинъ взъ видныхъ театральныхъ дёятелей Николай Ивановичь Нуликовь въ глубоко преклонномъ возраств. Воспитанникъ театральнаго училища, онъ въ началѣ служилъ актеромъ, не выдаваясь сценическими способностями, но затёмъ призванъ былъ на должность режиссера русской драматической труппы и много содействоваль успехамь сцены въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ. Онъ хорошо владёлъ стихомъ, писалъ много остроумныхъ пародій и эпиграммъ. Въ 1843 году издалъ съ Некрасовымъ «Статейки въ стихахъ», гдё поместиль едкое стихотворение о взяткахъ. Его передълка пушкинскихъ «Братьевъ разбойниковъ» въ поэму «Братья журналисты» (Гречъ и Булгаринъ) очень зла и остроумна. Въ его «Запискахъ» много дельныхъ заметокъ о театре. Имъ написана масса пьесъ и въ стихахъ и въ прозъ, какъ переводныхъ, заимствованныхъ, такъ и оригинальныхъ. Изъ заимствованныхъ выдается драма «Станціонный смотритель», изъ переводныхъ (стихами) комедія Ожье «Минутное заблужденіе», изъ оригинельныхъ драма «Актеръ Яковлевъ». Имъ написана и передълана цълая серія остроумныхъ водевилей, изъ которыхъ «Цыганка», «Которая изъ двухъ», «Осенній вечеръ въ деревив» «Ворона въ павлиныхъ перьяхъ», «Скандалъ въ благородномъ семействъ» и др. не сходять съ репертуара. Н. И. Куликовъ болълъ несколько десятковъ летъ и не владель ногами болве сорока лвтъ.

† 26-го апрёдя въ Лондон'я Елена Петровна Блаватская, извёстая въ литератур'я подъ псевдонимомъ «Радда-Вай». Е. П. была неутомимой путещественницей. Картинныя, богатыя красками описанія этихъ путеществій и создали ей изв'ястность. Первыя путеществія совершены были ею въ пятидесятыхъ годахъ. Пос'ященія разныхъ странъ Европы, странствованія по

Турців и Египту дали ей разнообразный матеріаль. Въ семидесятыхъ годахъ покойная прожила довольно продолжительное время въ Америкъ, сдъдавщись большой поклонницей американскихъ нравовъ и привычекъ. Поддавшись ихъ вліянію, она сохранила затімь отпечатокь американской діловитости и энергіи на всю жизнь. Первый печатный трудъ г-жи Блаватской («Isis Unveiled») появился лёть пятнадцать тому назадъ; вслёдь затёмъ дътъ пять и года два назадъ появились два другихъ капитальныхъ труда на англійскомъ языкъ. Е. П. скончалась шестидесяти льтъ, но до послъднихъ дней жизни сохраняла почти юношескую энергію, всёмъ интересовалась и работала съ увлеченіемъ. Жизнь ея сложившаяся совсёмъ особеннымъ образомъ, была полна перемѣнъ. Уроженка юга Россіи (Е. П. родилась въ 1831 г. въ Екатеринославъ), она по своей живой, увлекающейся натурь не могла довольствоваться спокойною жизнью; жажда новыхъ впечатлівній, перемівны мість, всегда волновала ее. Первымь толчкомь кь путешествіямъ было чтеніе Е. П. Блаватскою описаній Индіи. Эти описанія сильно увлекли тогда еще совсёмъ молодую женщину. Во всёхъ ея путешествіяхь и въ особенности въ двухкратномъ путешествіи по Америкъ сказывалась большая доза безстрашія. Этимъ же безстрашіемъ покойная возбудила большой интересь къ своей, сопряженной съ рискомъ, повздив въ Центральную Азію-въ область Тибета. Трудно перечислить всё ескурсім покойной. Легче определить, где она не была въ теченіе своей сорокалътней дъятельности, чъмъ подвести итогъ массъ ея путешествій. Западная Европа, Сфверная Африка, Южная и Центральная Азія-воть страны, которыхъ въ большей или меньшей степени коснулись многочисленные маршруты покойной. Во время этихъ скитаній она счастливо избъгала разныхъ бъдъ и опасностей, которымъ не одинъ разъ подвергалась и на сушъ, и на водь, испытавь, между прочимь, морскую аварію. Льть пятнадцать назадь Е. П. Блаватская стала во главъ основаннаго ею въ Америкъ Общества теозофистовъ и издавала при этомъ Обществъ спепіальный журналъ. Года четыре назадъ покойная перебралась на жительство въ Лондонъ. Хотя Е. П. Блаватская очень много писала на англійскомъ языкі, но участіе ен и въ русской журналистикъ также значительно.

† 29-го апреля, въ Риге професоръ Лудольфъ Борисовичъ Дориъ, сынъ извъстнаго оріенталиста. Онъ родился въ Петербургъ, въ 1840 г., образованіе получиль въ німецкомъ училищі св. Петра, откуда поступиль на юридическій факультеть Петербургскаго университета. По окончаніи курса со степенью кандидата, отправленъ въ 1861 г. за границу для подготовленія нъ професорской д'явтельности. Возвратившись изъ непродолжительнаго путешествія, въ качеств'я адъюнкта, началь читать лекціи по каевдрѣ римскаго права. Едва успѣлъ Л. Б. прочесть нѣсколько лекцій, какъ последовало закрытіе университета (въ 1862 г.), и покойный одновременно съ Д. И. Менделеевымъ, Н. Н. Соколовымъ и А. Н. Астафьевымъ былъ командированъ за границу для занятій римскимъ и французскимъ гражданскимъ правомъ въ Гейдельбергъ и Парижъ. Съ преобразованиемъ университета Дориъ сталь читать лекціи на вновь открытомъ юридическомъ факультеть сперва по исторіи римскаго права, затымь о догматической части этого права. Въ своихъ лекціяхъ покойный ограничивался изложеніемъ такъ навываемой внёшней исторіи римскаго права и исторіей государственнаго устройства, а изъ внутренней исторіи частнаго права только отділомъ de juri personarum. Онъ постоянно доказываль своимь слушателямь, что римское право должно служить въ Россіи только исключительно для развитія юридическаго мышленія.

† Въ последнихъ числахъ апреля въ Темиръ-Ханъ-Шуре, Дагестанской области, въ преклонныхъ летахъ отставной штаб-лекарь Исанъ Семеновичъ Иостемеревскій, кореспондентъ «Московскихъ Вёдомостей» и другихъ гаветъ изъ Прикаспійскаго края и сотрудникъ многихъ изданій Кавказскаго

края. Происходя изъ духовнаго званія, Костемеревскій родился 26-го сентября 1813 г. и по окончаніи курса въ семинаріи поступиль въ московскую медико хирургическую академію, изъ которой выпущень лекаремъ и, какъ казеннокоштный воспитанникъ, назначенъ врачемъ въ Балевскій егерскій полкъ въ 1840 г. Черезъ шесть лътъ онъ выдержалъ въ Московскомъ университеть экзамень на звание штаб-лекаря и въ томъ же году зачислень въ отдёление кавказскаго корпуса, а въ 1852 въ Дагестанскій ирегулярный полкъ. Съ этого времени онъ началъ изучать природу, климатъ и топографію разныхъ мёстностей Кавказа и помёщать свои статьи въ «Кавказё», «Съверной Пчель», «Москвитянинь» и другихъ изданіяхъ. Онъ получиль мъсто старшаго врача Казикумухскаго округа въ 1867 г., а черезъ годъ вышель въ отставку. Съ конца шестидесятыхъ годовъ онъ сделался усерднымъ кореспондентомъ «Московскихъ Вѣдомостей», гдѣ помѣстилъ много статей подъ общимъ заглавіемъ: «Съ береговъ Каспія» и цёдый рядъ писемъ «О нашихъ дълахъ въ Средней Азіи», обратившихъ на себя въ то время большое вниманіе. Кромъ того, онъ продолжаль помъщать обстоятельные этнографическіе очерки въ газетв «Кавказъ», а также печаталь статьи по минералогіи и другія въ «Извёстіяхъ кавказскаго отдёла Русскаго Географическаго Общества».

#### ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

Ī.

#### Къ портрету поэта К. Н. Батюшкова.

Прилагая къ настоящей книжке «Историческаго Вестника» портретъ поэта Константина Николаевича Батюшкова, воспроизведенный въ гравюре на дереве художникомъ В. В. Мато и впервые появляющійся въ печати, считаемъ не лишнимъ сообщить сведенія объ оригинале, доставленныя намъ М. И. Городецкимъ.

Оригиналъ воспроизводимаго портрета рисованъ акварелью въ Вологдъ, года за два или за три до смерти поэта Батюшкова († 17-го іюля 1855 г.) неизвъстнымъ художникомъ. Поэтъ изображенъ въ темно-синемъ жилетъ и черномъ сюртукъ, въ петлицъ котораго вставлена незабудка; на креслъ красная обивка; глаза у поэта строгіе, но осмысленные, а въ мускулахъ лица удержаны слъды того душевнаго недуга, которому поэтъ былъ подверженъ нъсколько лътъ и который свелъ его въ могилу. Портретъ былъ рисованъ съ дозволенія самого Батюшкова, но онъ согласился на то лишь при условіи, чтобы портретъ былъ снятъ съ цвъткомъ въ бутоньеркъ. Оригиналъ принадлежалъ сестръ поэта Варваръ Николаевнъ Соколовой; отъ нея онъ перешелъ къ племяннику ея Григорію Абрамовичу Гревеницу; послъдній подарилъ его дядъ своему, родному брату поэта, Помпею Николаевичу Батюшкову, у котораго онъ нынъ находится.

Съ этого оригинала сдълана, нъсколько въ увеличенномъ видъ, живописная копія, также неизвъстнымъ художникомъ. Копія эта принадлежитъ П. Н. Батюшкову.

О портретахъ К. Н. Батюшкова намъ доставлена К. Н. Макаровымъ слъдующая замътка, дополненная и отчасти исправленная М. И. Городецкимъ.

Изъ числа портретовъ поэта К. Н. Батюшкова только нѣкоторые могутъ быть названы портретами въ строгомъ смыслѣ этого слова, остальные—лишь легкіе наброски, безъ тѣни, въ однихъ контурахъ.

1) Первый портротъ Батюшкова писавъ знаменятымъ художникомъ О. А. Кипренскимъ. О подлинникъ свъдъній нътъ; но въ письмъ къ сестръ, отъ 1-го мая 1812 года, поэтъ пишетъ:

«Я на сихъ дняхъ сдёлалъ глупую издержку: ты никогда не угадаешь, на что я бросилъ сто рублей: на мой портретъ, нарисованный карандашемъ однимъ изъ лучшихъ здёшнихъ художниковъ. Я тебё оный пришлю съ первой удобной оказіей. Онъ очень похожъ и очень хорошо нарисованъ. Это первая глупая издержка съ тёхъ поръ, какъ я здёсь, и совёсть миё ее прощаетъ затёмъ, что она для тебя сдёлана». (Сочиненія изд. 4-е, 1886 г., III томъ, стр. 181).

Не объ этомъ ли изображении и идетъ ръчъ? Снимки:

- а) Гравюра И. Ческаго, вправо, въ овалѣ, по бокамъ котораго надписи: слѣва «рис. О. Кипренскій» и справа «грав. И. Ческій», а подъ портретомъ курсивомъ напечатано: «К. Н. Батюшковъ». Поэтъ здѣсь изображенъ съ лицомъ старымъ, расплывшимся и искаженнымъ. Гравюра эта составляетъ большую рѣдкость. Съ нея есть двѣ фототипическія копіи: въ первомъ томѣ «Подробнаго словаря русскихъ гравированныхъ портретовъ» Ровинскаго. Спб. 1887 г. и въ книгѣ Загарина «В. А. Жуковскій». М. 1883 г.
- b) Гравюра Галактіонова, исполненная пунктиромъ, въ І томѣ сочиненій Батюшкова. Спб. 1834 г. Гравюра сдѣлана, вѣроятно, непосредственно съ оригинала, такъ какъ на ней лицо поэта поравительно похоже съ лучшимъ изъ портретомъ, съ № 2 (см. ниже). Батюшковъ одѣтъ въ черномъ сюртукѣ, съ двумя жилетами: бѣломъ крапинками и темномъ; шея обвязана галстукомъ. Лицо красивое, полное, съ курчавыми волосами; по бокамъ гравюры надписи: слѣва «рис. О. Кипренскій» и справа «грав. Галактіоновъ», подъ портретомъ печатными буквами «Константинъ Николаевичъ Батюшковъ»
- с) Литографія съ гравюры Галактіонова во второмъ томѣ мюнстеровской галлерен, съ автографическою подписью; съ нея сняты фотографическія карточки фотографами: Александровскимъ (въ Москвѣ) и Везенбергомъ (въ Петербургѣ).
- d) Гравюра-миніатюръ Л. А. Сърякова, помъщенная въ книгъ П. Н. Полевого «Исторія русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ», изд. 1 Спб. 1872. стр. 506.
  - е) Гравюра въ журналѣ. «Нива» 1878 г., № 39.
  - f) Фотоцинкографія въ журналѣ «Звѣзда» 1887 г., № 20.
- 2) Второй портреть, наиболже схожій, также работы Кипренскаго; онъ нарисованъ чернымъ карандашемъ въ 1815 году въ Петербургѣ. Оригиналъ принадлежалъ Екатеринѣ Өедоровнѣ Муравьевой, урожденной баронессѣ Колокольцевой, супругѣ извѣстнаго Мих. Никит. Муравьева, который былъ роднымъ дядей поэту Батюшкову; отъ Муравьевой оригиналъ Кипренскаго перешелъ къ П. Н. Батюшкову, у котораго онъ нынѣ находится. На портретѣ Батюшковъ представленъ сидящимъ въ креслѣ, у стола, облокотясь на него лѣвой рукой. Лицо въ полупрофиль, влѣво, съ напущенными слегка вьющимися волосами и мягкимъ мечтательнымъ взглядомъ. На поэтѣ растегнутый военный сюртукъ.

Снимки:

- а) Литографія пятидесятыхъ годовъ, кажется, никогда не бывшая въ продажѣ.
- b) Гравюра на мѣди академика И. П. Пожалостина 1883 года, отпечатанная въ Парижѣ, приложена къ первому тому сочиненій Батюшкова. Спб. 1887 г., съ автогр. подписью «Константинъ Батюшковъ». На первыхъ оттискахъ портретъ-замѣтка Помпея Николаевича Батюшкова, въ шубѣ и шапкѣ.
- с) Fac-simile этой гравюры, исполненное посредствомъ перевода на камень въ Экспедиція заготовленія государственныхъ бумагъ, приложено къ майской книжкъ «Русской Старины» за 1887 годъ (томъ LIV), съ невърнымъ указаніемъ на оберткъ книжки, что это—гравюра на мъди.

 ф) Фототиція съ гравюры въ 14-мъ выпускъ изданной г. Суворинымъ «Русской портретной галдереи» съ подписью.

е) Fac·simile гравюры Пожалостина въ № 21 «Всемірной Иллюстра-

ціи» 1887 г. съ подписью.

- f) Фототипія въ первомъ том'в «Словаря» Ровинскаго. Спб. 1887 г. съ подписью.
- h) Литографія Штадлера и Паттинота, приложенная къ пятому издавію сочиненій. Спб. 1887 г. съ подписью.

Батюшковъ очень часто изображаль самъ себя посредствомъ зеркала и порою весьма удачно. Такихъ собственноручныхъ портретовъ-набросковъ извъстно 5, но сдълано ихъ было, конечно, больше. Вотъ всъ извъстные рисунки:

3) Безъ твии, влвво, съ кудрявыми волосами, быль подарень въ 1823 г. уже больнымъ поэтомъ В. А. Жуковскому, который и записаль на немъ послвднее стихотвореніе угасавшаго разсудкомъ Батюшкова «Изреченіе Мельхиседека».

Самимъ поэтомъ написаны на портретѣ двѣ фразы вверху надъ головой: «Константинъ Николаевичт Батюшковъ пріятный стихотворецъ и добрый человѣкъ» и упирающаяся въ правую щеку: «Посмотрите, въ двадцать лѣть блѣдность щеки покрываетъ».

Снимокъ съ наброска, исполненный геліогравюрой, во второмъ томѣ сочиненій изд. 1865 г., на одномъ листѣ съ нижеслѣдующимъ (№ 4). Подлинникъ у П. Н. Батюшкова.

- 4) Влѣво, въ профиль по грудь былъ сдѣланъ для Е. Г. Пушкиной, нынѣ у П. И. Бартенева.
  - Снимки:
- а) Геліогравюра на одномъ листѣ съ № 3, во второмъ томѣ сочиненій Спб. 1885 г.
- b) Въ «Историческомъ Въстникъ» 1887 г. гравюра Матэ въ увеличенномъ размъръ.
- 5) Рисованъ Батюшковымъ въ альбомъ С. Д. Пономаревой. Поэтъ представиль себя въ шляпѣ, съ вьющимися волосами. Г-жа Пономарева находила этотъ портретъ мало сходнымъ. Никогда изданъ не былъ.
- 6) и 7) Набросаны поэтомъ въ письмахъ къ Гивдичу, безъ твии и крайне небрежно.

Первый (6-й) изображаетъ Батюшкова вправо, по поясъ, верхомъ на лошади; снимокъ въ третьемъ томъ сочиненій. Спб. 1886 г. Подлинникъ у М. И. Семевскаго.

Второй (7-й) влёво, въ ростъ, на костыляхъ, рисованъ по выраженію Батюшкова «вмёсто подписи»; снимокъ также въ третьемъ томё. Оригиналъ у М. И. Семевскаго. Онъ повторенъ въ текстё стр. 431 пятаго общедоступваго изданія сочиненій (1887 г.), но въ другую сторону.

8) и послёдній портреть изображаеть поэта уже больнымь, стоящимь свади, у окна. Это набросокъ Н. В. Берга, сдёланный съ натуры въ 1847 году. Литографія съ него въ книгѣ С. П. Шевырева «Поёздка въ Кирилло-Бѣловерскій монастырь». М. 1850 г.

Есть еще указанія на нісколько портретовь, рисованных Батюшковымъ: Д. В. Дашковь въ письмі къ неизвістному (Батюшковь, первый томъ, стр. 333) пишеть, что поэть «нарисоваль нісколько собственных» своихъ портретовь въ зеркало и одинъ весьма похожій, который теперь у сестры его».

Въ статъв «Чужое мое сокровище» въ замвткв о себв повтъ говоритъ, что «пишетъ свой портретъ перомъ по бумагв» (Батюшковъ, 2 т., стр. 350).

У М. П. Погодина находился фантастическій портреть Батюшкова въ дітстві и съ темными волосами. Оригиналь ныні принадлежить одному изъ сыновей Погодина.

Наконецъ, къ числу наиболѣе удачныхъ портретовъ Батюшкова слѣдуетъ отнести гипсовый бюстъ поэта, исполненный въ натуральную величину въ 1887 году академикомъ П. П. Забѣлло по заказу П. Н. Батюшкова, у котораго онъ и находится. Оригиналомъ для бюста послужилъ карандашный портретъ Кипренскаго.

Съ этого превосходнаго бюста въ томъ же году сдёлана во Флоренціи скульпторомъ Челлаи (Cellai) точная копія изъ бёлаго мрамора, заказанная П. Н. Батюшковымъ для Л. Н. Майкова, съ надписью на цоколё: «Моему біографу».

#### II.

#### По поводу стихотвореній Одынца.

Въ апръдъской книжкъ «Историческаго Въстника» напечатана статъя члена Славянского Благотворительного Общества, М. И. Городецкого, подъ заглавіемъ: «Русскія симпатін въ польской поэзіи». Въ стать в этой приведены въ подлинникахъ четыре стихотворенія покойнаго дяди моего польскаго поэта А. Э. Одынца, которыя, по увъренію автора статьи, до сихъ поръ нигдъ въ печати не появлялись. Сообщение это не върно. Стихотворенія: «Да пріндеть царствіе Твое» (поэтическое прив'єтствіе покойному императору Александру II, какъ будущему освободителю крестьянъ отъ кръпостной зависимости), переводъ съ славянскаго великопостной молитвы св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» и переводъ стихотворенія Жуковскаго «Минувшихъ дней очарованье» были напечатаны въ концъ интидесятыхъ годовъ въ Вильнъ въ отдъльномъ, довольно объемистомъ сборникъ небольшихъ стихотворныхъ произведеній моего дяди и сборникъ этотъ, какъ мив хорошо извъстно, находился въ продажъ. Экземпляръ этого сборника подаренъ былъ мий самимъ поэтомъ передъ отъйздомъ моимъ на службу на Уралъ и до сихъ поръ сохраняется у меня на родинъ. Если мнъ не измъняетъ память, въ томъ же сборникъ помъщено было и стихотвореніе, посвященное С. Н. Батюшковой, списанное г. Городецкимъ изъ собранія принадлежащихъ ей автографовъ.

Станиславъ Завадскій.

#### III.

#### Къ воспоминаніямъ о Полежаевъ.

Въ статъъ «Воспоминанія о Полежаевъ», напечатанной въ апръльской книжкъ «Историческаго Въстника», при перечисленіи портретовъ поэта вкрались слълующія опибки:

«Альбом» русских» писателей» (Москва, 1860 г.) издань не Петромъ Ник. Полевымъ, а его братомъ Никтополіономъ Ник. Полевымъ. Два изданія стихотвореній Полежаева книгопродавца Улитина, а также портреты поэта въ «Звёздё» и «Всемірной иллюстраціи» напечатаны не въ 1886 году, а въ 1888 году.

# КНИЖНОЕ ДЪЛО

И

## ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ ВЪ РОССІИ

въ 1890 году

Л. Н. ПАВЛЕНКОВА

(ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ «ИСТОРИЧЕСКОМУ ВЪСТНИКУ»)









I.

### Книжное дъло въ Россіи въ 1890 году.

Ы ПРИВОДИМЪ здёсь массу цифръ, сгруппированных въ извёстной системъ. Расположенныя по группамъ, цифры эти представляются не бездушною массою чиселъ, а статистическими данными, въ которыхъ можно найти жизненный смыслъ. Вникая же въ этотъ смыслъ и основываясь на немъ, мы получаемъ возможность дёлать нёкоторые обще выводы и заключенія, и высказывать пред-

положенія, будучи увфренными въ томъ, что они, во всякомъ случать, приблизительно вфрны, не смотря на могущія быть частныя исключенія. Хотя разработанныя статистическія данныя и могутъ говорить сами за себя, но, все-таки, нъкоторое поясненіе придаетъ имъ болье очевидности, еще болье оживляетъ и, такъ сказать, раскрываетъ ихъ внутреннее значеніе.

Этимъ небольшимъ вступленіемъ въ нашъ настоящій обзоръ книжнаго дёла мы хотимъ только уяснить читателю тотъ взглядъ на наши выводы какъ здёсь, такъ и въ предыдущихъ двухъ обзорахъ, котораго мы держимся сами и сказать, что онъ основывается исключительно на приведенныхъ данныхъ.

Въ теченіе минувшаго 1890 года вышло въ Россіи, безъ Финляндіи, 8.638 разнаго рода сочиненій, которыя были отпечатаны въ количествѣ 24.988,721 экземпляра; послѣднюю цифру однакожъ нельзя принимать за совершенно согласную съ дѣйствительною, такъ какъ мы не имѣемъ свѣдѣній о количествѣ экземпляровъ для нѣкоторыхъ духовныхъ и медицинскихъ сочиненій, изданныхъ въ Кіевѣ, Тифлисѣ и Харьковѣ.

Изъ общаго числа 8,638 сочиненій было: русскихъ—6,262, въ количествъ 18.353,126 экземпляровъ и на языкахъ иностранныхъ и инородческихъ—2,376

сочиненій, въ количествѣ 6.635,595 экземляровъ. (Послѣднее число совершенно точное). При сравненіи этихъ данныхъ съ данными за 1889 годъ оказывается, что въ разсматриваемомъ году вышло сочиненій, вообще, менѣе на 61, но въ количествѣ на 208,298 экземпляровъ болѣе; уменьшеніе касается исключительно сочиненій русскихъ, а именно ихъ уменьшилось на 158 и 424,765 экземпляровъ, тогда какъ иностранныхъ увеличилось на 97 сочиненій и 633,063 экземпляра. Всѣ изданныя въ теченіе 1890 года сочиненія по времени выхода ихъ въ свѣтъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |        | •             | Наимено-     | Количество    | Въ томъ числѣ не на русск.<br>языкѣ. |         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|
| Мѣсяцы:                                 |  | ваній. | экземиляровъ. | Наименов.    | Экземиляровъ. |                                      |         |  |  |  |
| Январь.                                 |  |        |               | 646          | 1.506,172     | 165                                  | 373,160 |  |  |  |
| Февраль                                 |  |        |               | 534          | 1.103,551     | 131                                  | 282,685 |  |  |  |
| Мартъ .                                 |  |        |               | 772          | 1.818,278     | 185                                  | 390,360 |  |  |  |
| Апръль.                                 |  |        |               | 641          | 1.564,117     | 178                                  | 366,619 |  |  |  |
| Май                                     |  |        |               | 741          | 1.864,372     | 188                                  | 429,005 |  |  |  |
| Іюнь                                    |  |        |               | 798          | 2.246,108     | 275                                  | 866,160 |  |  |  |
| Іюль                                    |  |        |               | 625          | 2.652,772     | 166                                  | 650,910 |  |  |  |
| Августъ                                 |  |        |               | 597          | 2.188,275     | 177                                  | 755,768 |  |  |  |
| Сентябрь                                |  |        |               | 666          | 2.479,143     | 164                                  | 596,663 |  |  |  |
| Октябрь                                 |  |        |               | 670          | 2.170,002     | 177                                  | 556,137 |  |  |  |
| Ноябрь.                                 |  |        |               | 764          | 2.247,283     | <b>226</b>                           | 616,320 |  |  |  |
| Декабрь                                 |  |        |               | 9 <b>9</b> 8 | 2.384,359     | 339                                  | 735,808 |  |  |  |

Изъ этой таблицы видно, что въ минувшемъ году хотя и сохранилась прежняя равномърность въ количествъ издаваемыхъ каждый мъсяцъ сочиненій, но усиленіе издательской дъятельности началось двумя мъсяцами ранте 1889 года, т. е. съ мая, достигнувъ наибольшаго развитія въ декабръ. Конечно обстоятельство это, какъ случайное и отмъчаемое здъсь только для полноты свъдъній, не имъло существеннаго значенія для книжнаго рынка и ни мало не измънило всегда присущей ему характерности— появленія на немъ, въ опредъленное время года, большаго или меньшаго количества какого-либо рода сочиненій уже указанныхъ нами въ прежнихъ обзорахъ.

Переходя отъ этихъ общихъ данныхъ къ частнымъ, прежде всего остановимся на сочиненіяхъ, изданныхъ на иностранныхъ и инородческихъ языкахъ. Хотя группа этихъ изданій не имѣетъ для насъ такого большого интереса, какъ сочиненія на русскомъ языкѣ, тѣмъ не менѣе мы находимъ, что она также не лишена значенія и не только по отношенію къ книжнему дѣлу, но и какъ мѣритель умственно-нравственнаго развитія и, пожалуй, политическаго направленія народиостей, живущихъ въ нашемъ отечествѣ. Всѣ изданныя въ Россіи въ 1890 году сочиненія этой группы, распредѣляются, въ нисхедящемъ порядкѣ, по языкамъ, на которыхъ они были напечатаны, слѣдующимъ образомъ:

|                    |  |  |  | Число<br>сочин. | Количество<br>экземпляровъ. |
|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| На польскомъ языкѣ |  |  |  | 791             | 2.081,456                   |
| » еврейскомъ »     |  |  |  | 451             | 1.124.985                   |

|                 |               |                 |      |     |          |   | Число<br>сочин. | Количество<br>экземиляровь. |
|-----------------|---------------|-----------------|------|-----|----------|---|-----------------|-----------------------------|
| >               | нѣмецкомъ     | >               |      |     |          |   | 341             | 634,529                     |
| <b>&gt;&gt;</b> | латышскомъ    | >               |      |     |          |   | 215             | 681,630                     |
| >               | эстонскомъ    | >               |      |     |          |   | 159             | 729,454                     |
| <b>»</b>        | ариянскойъ    | <b>»</b>        |      |     |          |   | 102             | 167,818                     |
| <b>»</b>        | французском   | ь»              |      |     |          |   | . 76            | 45,005                      |
| >>              | грузинскомъ   | »               |      |     |          |   | 68              | 113,608                     |
| >               | тюрскомъ      | >               |      |     |          |   | 53              | 214,340                     |
| >>              | латинскомъ    | <b>»</b>        |      |     |          |   | 27              | 9,410                       |
| 3               | арабскомъ     | >               |      |     |          |   | 23              | 337,100                     |
| >>              | арабо-тюрско  | мъ»             |      |     |          |   | 21              | 380,700                     |
| >               | еврейско-рус  |                 | X    | •   |          |   | 8               | 21,650                      |
| <b>»</b>        | польско-русс  |                 |      | •   |          |   | 8               | 12,850                      |
| >               | нъмецко-русс  |                 | 3    | •   |          |   | 5               | 3,620                       |
| »               | турецкомъ     |                 | 3    | ,   |          |   | 4               | 7,900                       |
| >               | французско-р  | усско           | иъ » |     |          |   | 3               | 10,600                      |
| »               | персидскомъ   | •               | ×    |     |          |   | 3               | 6,900                       |
| >               | шведскомъ     |                 | 2    |     |          |   | 3               | 3,050                       |
| *               | латинско-рус  | скомъ           | >    | i   |          |   | 3               | 1,570                       |
| *               | финскомъ      |                 | 3    |     | •        |   | <b>2</b>        | 11,000                      |
| >               | французско-н  | ı <b>ъме</b> ці | ξ. » | i   |          |   | 1               | 12,000                      |
| <b>»</b>        | нъмецко-фра   |                 |      | OMT | , »      |   | 1               | 6,000                       |
| <b>»</b>        | арияно-русско |                 |      |     | >>       |   | 1               | 5,000                       |
| >               | греческомъ    |                 |      |     | <b>»</b> |   | 1               | 4,020                       |
| *               | эстонско-русс | комъ            |      |     | <b>»</b> |   | 1               | 3,000                       |
| »               | персидско-тур |                 | ľЪ   |     | >        |   | 1               | 2,400                       |
| >               | осетинскомъ   |                 |      |     | >        |   | 1               | 1,500                       |
| »               | татарскомъ    |                 |      |     | <b>»</b> |   | 1               | 1,200                       |
| >               | латышск-русс  | комъ            |      |     | <b>»</b> |   | 1               | 1,000                       |
| >               | сартскомъ     |                 |      |     | <b>»</b> | • | 1               | 300                         |
|                 | Bcero         |                 |      | •   |          |   | 2,376           | 6.635,595                   |

Эти данныя говорять намъ, во-первыхъ, что въ минувшемъ году, сравнительно съ 1889 годомъ, въ книжной дёятельности участвовало значительно менте народностей, входящихъ въ составъ населенія Россіи и, во-вторыхъ, что хотя въ общемъ число изданныхъ на иностранныхъ языкахъ сочиненій и увеличилось, но это увеличеніе касается преимущественно польской литературы, тогда какъ изданій на другихъ языкахъ, напротивъ, уменьшилось.

Въ 1890 году на книжномъ рынкѣ въ первый разъ появляется книга напечатанная на осетинскомъ языкѣ и притомъ учебная; книга эта была издана въ городѣ Владикавказѣ.

Въ обзоръ 1889 года мы указывали на значительное увеличеніе сочиненій на тюрскомъ языкъ, причемъ замътили, что среди ихъ впервые появилось беллетристическое произведеніе. Встръчая въ 1890 году, у той же народности,

еще большее развитие литературной дѣятельности, чѣмъ въ предыдущие годы, можно допустить, что это уже не одна случайность, а скорѣе результатъ все болѣе и болѣе распространяющагося образования среди тюрскаго населения и что въ будущемъ, судя по началу, тюрская литература должна занять видное мѣсто. Въ виду этого и первые шаги ея получаютъ для насъ особый интересъ, такъ какъ по нимъ, отчасти, можно предугадывать и дальнѣйшее направленіе.

Сочиненія на тюрскомъ языкѣ печатаются у насъ преимущественно въ городъ Казани и, какъ указано въ приведенномъ выше перечнъ, вышло ихъ въ теченіе года 53 отдільных изданій. Въ этомъ числі было: духовныхь-21, въ количествъ 118,400 экземпляровъ; беллетристическихъ-12, въ количествъ 40 тысячь экземпляровь; народныхь—5, въ количеств в 16,800, ученыхь и учебныхъ-9, въ числъ 29,800 экземпляровъ и справочныхъ-6, въ числъ 8,840 экземпляровъ. Въ беллетрическихъ сочиненияхъ находимъ: романъ, повъсти, разсказы и дътскія книги: въ ученыхъ и учебныхъ: медицинскія, юридическія, историко-біографическія (есть одно сочиненіе «Исторія Россіи»), сочиненія по георафіи и проч. Изъ приведенныхъ статистическихъ данныхъ хотя и видно, что, какъ по числу сочиненій, такъ и по количеству экземпляровъ, преимуществуютъ сочиненія доховнаго содержанія, но это не исключительная принадлежность тюрской народности-съ того же начинала литература и у встудругихъ народовъ, замъчательно же то, что у тюрокъ она скоро перестала быть односторонней. Кроит этого, наит кажется, что тюрскіе писатели наитреваются въ такомъ же направленіи действовать и на литературу другихъ народностей, такъ въ 1890 году мы встръчаемъ беллетристическое сочинение изданное на арабо-тюрскомъ языкъ, между тъмъ какъ на одномъ арабскомъ до настоящаго времени издаются только сочиненія духовнаго содержанія.

Переходя затыть къ сочиненіямъ, изданнымъ, на языкахъ польскомъ, нфмецкомъ, еврейскомъ и друг., скажемъ нфсколько предварительныхъ словъ. Совершенно развившаяся литература, во всемъ своемъ объемф, непремфино должна
носить на себф отпечатокъ національнаго характера, а потому въ ней ясно отражаются не только духовно-правственныя, но и всякія, не исключая и политическихъ, воззренія того народа, которому она принадлежитъ. Это всфиъ и каждому хорошо извфстно, но вопросъ заключается въ томъ, можетъ ли цифра, т. е.
статистическія данныя, болфе или менфе ясно указывать на все это? Мы увфрены
въ томъ, что можетъ, оно и понятно почему: книжный рынокъ долженъ жить и
живетъ жизнью общества, онъ долженъ удовлетворять его обыденнымъ интересамъ, его желаніямъ и стремленіямъ въ области изученія, тфмъ же условіямъ
подчиняются и авторы изъ среды этого общества, хотя бы въ силу одного того,
чтобы ихъ читали.

Изъ всёхъ народностей, населяющихъ Россію, самую крупную литературу имёютъ поляки и нёмцы. Что же интересуетъ эти двё народности, чёмъ богата ихъ уже развившаяся литература? Если вы будете искать въ книжной статистике отвёта на этотъ вопросъ, то получите такой отвётъ: все и всёмъ, кроме знакомства и изученія исторіи и жизни ихъ отечества Россіи. Въ самомъ дёлё посмотрите, что говорятъ цифры этой статистики: въ числё 791 сочиненія, напечатанныхъ въ 1890 году на польскомъ языке и изданныхъ въ милліонахъ эк-

земпляровъ, находится только одно изднаніе, знакомящее съ русскою литературою, - переводъ Лермонтова, но и то отпечатано въ количествъ 500 экземпляровъ; изъ 341 сочиненія, напечатанныхъ въ томъ же году на нёмецкомъ языкі, только два изданія касаются нашей литературы—переводь Хеминцера, Дмитріева. Измайлова и друг. (вышло въ Петербург'в въ количеств в 1200 экземпляровъ) и исторія русской словесности (вышло въ Москвѣ въ числѣ 900 экземпляровъ). Болъе нътъ и не было ранъе, а между тъмъ, какъ въ прежніе годы, такъ и въ 1890 году, находимъ на польскомъ языкъ иножество изданій для изученія нъмецкаго и францускаго языковъ, особенно перваго, переводы беллетристическихъ произведеній съ тёхъ же языковъ. Въ числё польскихъ изданій, касающихся изученія языковъ обращають на себя вниманіе руководства къ изученію языка нъмецкаго, которыхъ въ прошломъ году вышло 22 и притомъ по удивительно дешевой цінів-15 копівекъ. Мы отпівчаемь это потому, что не упівемь объяснить себъ, почему, вдругъ, у польскаго населенія появилось такое желаніе или потребность въ изученіи нёмецкаго языка, такъ какъ поляки, благодаря близости границы и евреямъ, вообще достаточно знакомы съ этимъ языкомъ и если не всъ говорять на немъ, то понимають его? Не пропаганда ли это новыхъ колонизаторовъ нашей Польши?

На замѣчаніе наше о томъ, что польская и нѣмецкая литература совершенно игнорирують знакомство съ Россіей, намъ, пожалуй, могутъ возразить, что для этого нѣтъ особой надобности въ изданіи отдѣльныхъ сочиненій, такъ какъ и поляки и нѣмцы, живущіе у насъ, изучаютъ русскую исторію и литературу въ школѣ, а внутреннюю современную жизнь—знаютъ изъ своихъ повременныхъ изданій. Но мы думаемъ, что ни то, ни другое, не можетъ имѣть такого отрицательнаго вліянія на литературу вообще, а напротивъ, скорѣе должно было бы способствовать къ развитію ее въ иномъ, противуположномъ, направленіи, еслибы только существовала къ тому потребность внѣ школы, т. е. въ самомъ обществъв.

Еврейская литература въ Россіи также значительна и почислу выходящихъ изданій стоитъ даже выше нѣмецкой. Издающіяся на этомъ языкѣ сочиненія касаются и научныхъ предметовъ, но ихъ, сравнительно съ другими, весьма не много, первое же мѣсто принадлежитъ сочиненіямъ духовнаго содержанія, такъ изъ общаго числа 451 сочиненія, вышедшихъ въ 1890 году, послѣднихъ было 236 сочиненій; на второмъ мѣстѣ стоятъ сочиненія беллетристическія—ихъ было 94; въ прошломъ году переведены на еврейскій языкъ басни Крылова, изданныя въ Варшавѣ въ количествѣ одной тысячи экземпляровъ. Что же касается литературной дѣятельности другихъ народностей, то изъ нихъ заслуживаютъ вниманія латыши, эсты, грузины и армяне.

Въ сочиненіяхъ на латышскомъ языкѣ встрѣчается много переводовъ съ русскихъ беллетристическихъ произведеній, а также посвященныхъ изученію русской исторіи и, особенно, русскаго языка. Въ послѣднемъ отношеніи нельзя не указать на особое изданіе «Писемъ», выходящихъ въ городѣ Митавѣ. «Письма» эти мы встрѣчали въ 1889 году, въ минувшемъ же году вышло ихъ 31 выпускъ, въ числѣ 62,000 экземпляровъ, причемъ два выпуска явились 6-мъ и 8-мъ изланіемъ.

Города Ревель и Деритъ представляютъ собою центры для изданія сочиненій на эстонскомъ языкъ. Въ эстонскихъ сочиненіяхъ болье всего духовныхъ, беллетристическихъ и книгъ справочнаго содержанія, изданій же касающихся другихъ предметовъ очень мало. Эсты, также какъ и латыши, усердно знакомятся съ русскимъ языкомъ и его литературою. Въ изданіяхъ на армянскомъ и гр узинскомъ языкахъ то же встрѣчаются переводы съ русскихъ сочиненій, учебники для изученія русскаго языка и исторіи и сочиненія по разнымъ отраслямъ знаній, но какъ у армянъ, такъ и грузинъ особенно много изданій беллетристическихъ и особенно мало духовныхъ. Такъ въ 1890 году всъхъ сочиненій изданныхъ на армянскомъ языкѣ было 102—изъ нихъ беллетристическихъ 56 и духовныхъ только 4, а на грузинскомъ—всъхъ сочиненій 68 и изъ нихъ: первыхъ—31 и вторыхъ—7. Что же касается изданій на языкахъ восточныхъ народностей, то они пока исключительно духовнаго содержанія.

Въ заключение укажемъ еще на то, что въ 1890 году въ первый разъ появляется книга на осетинскомъ языкъ и особенно увеличивается, сравнительно съ 1889 годомъ, число изданій на французскомъ языкъ. Послъднее обстоятельство объясняется устройствомъ тюремной выставки и международнымъ тюремнымъ конгрессомъ, бывшими въ Петербургъ, такъ какъ большая часть изданій на французскомъ языкъ посвящена именно этимъ двумъ предметамъ.

Теперь переходимъ къ сочиненіямъ изданнымъ на русскомъ языкѣ. Всѣхъ такихъ сочиненій, какъ мы уже сказали выше, въ 1890 году вышло 6,262, въ количествъ 18.363,126 экземплярахъ, но не всъ они появляются на книжномъ рынкъ впервые, въ числъ ихъ оказывается 883 сочиненія, выпускаемыхъ 2-мъ, 3-мъ и т. д. тисненіемъ. Если исключить это последнее число изъ общаго, то получится собственно новыхъ изданій - 5,369, которыя были отпечатаны въ количествъ 13.134,612 экземпляровъ. Строго говоря и послъднее число нельзя признать за совершенно втрно опредтляющее количество сочиненій, выходящихъ первынь тисненіемь, такъ какъ у насъ не только всё беллетристическія произведенія, но даже большинство ученыхъ трудовъ и изследованій, сначала помещаются авторами ихъ въ большихъ періодическихъ журналахъ и затбиъ уже издаются отдельными книгами. Такое извлеченіе изъ журналовъ на отдельныхъ книгахъ, какъ извъстно, не обозначается и если встръчается, то очень ръдко и притомъ только на небольшихъ статьяхъ-брошюркахъ; съ такою помъткою мы насчитали въ 1890 году всего 264 изданія. Конечно порядокъ этотъ особаго значенія не имбеть, но воть обстоятельство, на которое мы обращаемь вниманіе библіографовъ. Въ полныхъ біографіяхъ сочинителей или въ посмертныхъ изданіяхъ ихъ сочиненій, а также въ некрологахъ обыкновенно указывается, что вотъ-де такое-то сочинение издано въ такомъ-то году, а другое въ томъ-то, а между тъмъ оказывается, что у насъ входить въ обывновение выставлять на издании годъ не соответствующій выходу книги въ свёть. Если бы такая погрешность допускалась только для изданій справочнаго характера, напр. календарей, то это было бы понятно, такъ какъ календарь печатающійся и выходящій, напримеръ, въ 1890 году предназначенъ для 1891 года, но для чего нужно длить новизну изданій таких в сочиненій какъ историческія, беллетристическія и т. п. — непонятно и тъмъ болъе, что интересъ ихъ не обусловливается извъстнымъ временемъ. Вотъ числовыя данныя объ изданіяхъ 1890 года, пом'вченныхъ 1891 годомъ:

|          | Мѣсяцы ког | да ( | EO4 | ине | ніе | ВЫ | шл | 0: |   | Число соч.<br>помвч. 1891 г. |
|----------|------------|------|-----|-----|-----|----|----|----|---|------------------------------|
| Въ       | августъ    |      |     |     |     |    |    |    |   | 6                            |
| >        | сентябрѣ   |      |     |     |     |    |    |    |   | 26                           |
|          | октябрѣ    |      |     |     |     |    |    |    |   |                              |
| *        | ноябръ.    |      |     |     |     |    |    | •  |   | 103                          |
| <b>»</b> | декабрѣ    |      |     |     |     |    |    |    | · | 184                          |
|          |            | И    | ror | 0   |     |    |    |    |   | . 376                        |

Изъ этого общаго числа изданій принадлежало къ отдъланъ: беллетристическому -79, учебному -61, справочному -22, медицинскому -18, военному -17, нсторическому—15, юридическому—13, техническому—7, словесности и педагогін по 6, духовному, естествознанія и искусству по 4 и т. д.; замѣтимъ еще, что некоторыя изъ сочиненій, имевшихъ помету 1891 года, выходили уже не первымъ изданіемъ. Мы не будемъ называть всёхъ этихъ изданій, такъ какъ пля того пришлось бы сдёлать очень большой перечень, но для приибра приводимъ лишь насколько наименованій: «За чьи грахи?» Повасть изъ времень бунта Разина. Д. Л. Мордовцева (вышла въ сентябрѣ), «Боевая страда», романъ Немировича-Данченко (вышелъ въ октябръ), «Замуравленная царица», романъ Д. Мордовцева, «Ея сіятельство», романъ Ольги Шапиръ, «Москвичка», романъ Вл. Михневича, «Гигіена старческаго возроста» Андре (переводъ), «Обученіе кавалеріи разв'ядовательной и строевой служб'я, «Популяризація свода законовъ и счетнаго устава» Езерскаго, «Телефонъ и его привъненіе» Мейера, «Русскіе писатели, какъ воспитательно-образовательный матеріаль для занятій съ дітьми» В. Острогорскаго, «Поиски ценных минераловь» Глубовскаго и проч. и проч.

Теперь распредълимъ всъ изданія, вышедшія въ разсматриваемомъ году, на русскомъ языкъ по содержанію и, поставивъ ихъ въ нисходящемъ порядкъ числа сочиненій, получимъ слъдующій выводъ:

|                            |   |   | Число              | Количество    |
|----------------------------|---|---|--------------------|---------------|
|                            |   |   | сочин.             | экземпляровъ. |
| Духовно-богословскихъ      | • |   | 881                | 3.474,842     |
| Справочныхъ                | • | • | 600                | 2.876,460     |
| Беллетристическихъ         |   |   | 508                | 1.687,718     |
| Медицинскихъ               |   |   | 474                | 585,020       |
| Учебныхъ                   |   |   | 460                | 3.190,784     |
| Смъсь 1)                   |   |   | <b>382</b>         | 390,472       |
| Драматическихъ             |   |   | $\boldsymbol{297}$ | 82,062        |
| Историческихъ              |   | • | 288                | $228,\!477$   |
| Юридическихъ               |   | • | 259                | 332,170       |
| Дътскихъ                   |   |   | 193                | 1.423,375     |
| Техническихъ               |   |   | 190                | 206,087       |
| Военное дело               |   | • | 188                | 261,228       |
| Сельско-хозяйственныхъ .   |   |   | 182                | 289,752       |
| Народныхъ дешевыхъ издапій |   |   | 158                | 945,880       |
|                            |   |   |                    |               |

<sup>1)</sup> Брошюры, отчеты, протоколы и т. п.

|                              |       |   | Число<br>сочин. | Количество<br>экземиляровъ |
|------------------------------|-------|---|-----------------|----------------------------|
| Естествознаніе               |       | • | 152             | 159,388                    |
| Политико-экономическихъ      |       |   | 135             | 63,079                     |
| Педагогическихъ              |       |   | 131             | 143,032                    |
| Словесность                  | •     |   | 100             | 110,347                    |
| Біографическихъ              |       |   | 98              | 271,268                    |
| Географія и путешествія      |       |   | 97              | 90,345                     |
| Языкознаніе                  |       |   | 92              | 205,866                    |
| Лубочнымъ изданій            | ,     |   | 89              | 717,840                    |
| Исторія искусствъ            |       |   | 81              | 121,005                    |
| Философскихъ                 |       |   | 43              | 40,400                     |
| Астрономическихъ             |       |   | 41              | 14,572                     |
| Счетоводство                 |       |   | 39              | 56,869                     |
| Промышленно-торговыхъ        |       |   | 37              | 24,685                     |
| Математическихъ              |       |   | 34              | 33,650                     |
| Финансовыхъ                  |       |   | 18              | 12,618                     |
| Политика и обществен. вопрос | <br>• |   | 15              | 13,835                     |
| Bcero -                      |       |   | 6,262           | 18.353,126                 |

При сравнени данных этой таблицы съ данными за 1889 годъ, окажется наибольшее увеличение для слёдующихъ сочиненій: по естествознанію на 54, народныхъ, дешевыхъ изданій на 53, духовныхъ на 42, драматическихъ и военныхъ на 37 для каждаго, дётскихъ на 32, историческихъ и сельско-хозяйственныхъ на 20 сочиненій для каждаго и умень шеніе для изданій: справочныхъ на 186, учебныхъ на 78, смёси на 59, математическихъ на 46, по счетоводству на 41, беллетристическихъ на 33, политическихъ на 30 и педагогическихъ на 20.

Представить общую характеристику нашей печати за минувшій годъ, основывая ее на приведенных выше данныхъ, хотя и было бы желательнымъ, но едвали бы она была правдивой. Печать и умственная жизнь общества идуть рука объ руку, совитстно ростутъ и развиваются, первая руководитъ второй и отпечативнаеть въ себв ен духовные интересы, но и вторан воздействуеть на первую. Вся эта внутренная работа конечно не проходить безследно, она оставляеть по себъ тъ штрихи, изъ которыхь, впослъдствии возникаеть совершенно определенный образъ, то, что мы называемъ направлениемъ. Но штрихи эти въ каждый данный моментъ до того тонки и будуть представляться настолько однообразными, что нуженъ слишкомъ глубокій анализъ, для того, чтобы подмътить между ними разницу, карактеризировать ихъ и, затъмъ, дать опредъленную образность. Такой анализъ не входить въ программу нашего труда и при обзоръ литературной дъятельности во всемъ ея объемъ за цълый годъ едва ли ныслинь. Но для того, чтобы более осветить те общія статистическія данныя, которыя приводятся въ нашемъ годичномъ обзоръ относительно изданій вышедших на русскомъ языкъ, и чтобы дать котя не большой матеріалъ для желаемой характеристики, -- мы остановимся на некоторых более крупных рубрикахъ сочиненій, разсмотримъ ихъ нёсколько подробнёе и укажемъ, если будетъ возможно, на тъ сочиненія и изданія, которыя заслуживають особеннаго вниманія.

Отдёль духовно-богословских сочиненій всегда занимаеть первенствующее мёсто и по числу изданій и по количеству экземпляровь. Въ 1890 году, какъ показано выше, изданій этихъ было 881 и вышли они въ числё почти 3½ милліоновъ экземпляровъ, при ченъ многія сочиненія были выпущены 4 и 5-мъ изданіемъ, а нёкоторыя даже 23-мъ. Наибольшая часть сочиненій этого отдёла, а виенно 179, состоитъ изъ житія святыхъ, напечатанныхъ, преимущественно, въ Москвё и Петербургі; сочиненій, иміющихъ своимъ предметомъ богословское разсужденіе или духовную философію 158; затімъ слідують: проповіди и собесідованія—138, духовно-историческія изслідованія 113 и, наконецъ, молитвы—80 изданій. Остальное же число, вышедшихъ въ этомъ году, сочиненій заключаетъ въ себі описаніе святыхъ містъ, очерки духовно-пастырской діятельности и т. п.

Указать въ этомъ отдёлё особо выдающіеся труды мы, къ сожалёнію, не имёемъ возможности, но не можемъ пройти молчаніемъ тё изданія, которыя будучи направленными противъ поученій гр. Л. Н. Толстого, возбудили общій интересъ, а именно: «Необходимость внёшняго богопочитанія»; «Гр. Л. Н. Толстой, его проповёдь и мнимо-новая вёра»; «О бракё и безбрачіи». Все три сочиненія А. Гусева и «Бесёда о христіанскомъ супружествё противъ Л. Толстого» сочиненіе архіепископа Никанора.

Изданія справочнаго характера составляють вторую многочисленную группу; въ 1890 году вышло 600 такихъ изданій. Въ числё ихъ главн'єйшимъ образомъ фигурирують календари и разные каталоги, тогда какъ изданій болье серьезныхъ, имыющихъ нетолько временное, но и постоянное значеніе, какъ напрытръ, энциклопедическій словарь, бываетъ вообще очень мало. Что же касается календарной конкуренціи, то она продолжаетъ рости: въ 1890 году было издано календарей на русскомъ языкъ 191, въ числъ 2.064,701 экземпляра, и 230 на иностранныхъ и инородческихъ языкахъ, въ количествъ 1.516,870 экземпляровъ, всего слъдовательно 421 изданіе и 3.581,571 экземпляръ; сравнительно съ 1889 годомъ болье на 9 изданій.

Не смотря однако на такое изобиліе календарей, нѣкоторые издатели выпускають ихъ въ громадномъ количествѣ экземпляровъ, такъ «Всеобщій Русскій календарь» Сытина, издающійся въ Москвѣ, вышелъ въ 150 тысячахъ экземплярахъ, «Домашній иллюстрированный календарь» В. Губинскаго, въ Петербургѣ, въ 100 тысячахъ экземплярахъ. Въ прошломъ году, между прочимъ, оказалось и нововведеніе: въ Петербургѣ вышло 4 изданія календаря И.Ф. М., не имѣющаго особаго названія, съ приложеніемъ для каждаго изданія либрето оперъ: Риголетто, Травіата, Гугеноты и оперетки Красное солнышко.

Литературный отдёль (романы, повёсти, драмы, стихи и проч.) по числу вышедшихь въ 1890 году изданій почти одинаковь съ 1889 годомь. Не отказывая этому отдёлу въ обиліи оригинальныхь произведеній, нельзя не замётить, что онъ также изобилуеть и переводными сочиненіями, которыхь въ 1890 году насчитывается болёе 200 и не особенно щеголяеть новизною. Въ минувшемъ году закончены изданія сочиненій: Салтыкова, Лёскова (7600 экземпляровь) и Григоровича. Вышли сочиненія: Некрасова (5-е изданіе 15,000 экземпляровь), Одоевскаго (въ Петербургё—15,000 и въ Москвё—2,400 экземпляровь), гр.

Ростопчиной (Петербургъ—2,400 экземпляровъ), Измайлова (Москва—5,400 экземпляровъ), Рѣшетникова (Петербургъ, 2 тома 16,000 экземпляровъ), гр. Соллогуба (Петербургъ, 2-е изданіе 15 т. экз.), Афанасьева (Чужбинскаго), разсказы Гнѣдича (Петербургъ 2 т. экз.), Успенскаго (Петербургъ 10 т. экз.), повѣсти Кохановской (Петербургъ, 2 изд., 10 т. экз.), соч. имп. Екатерины ІІ-й (Петербургъ, дешев. изд.) и соч. Лермонтова (Петербургъ, 7-е изд., 32 т. экз.), Сборники стихотвореній: Фета (Москва, 600 экз.), Полонскаго (Петербургъ, 1,220 экз.) и Надсона (Петербургъ, 10-е изд. 6,012 экз.). Отдѣльно напечатаны: «Пошехонская старина» Салтыкова, «Боевая страда» Немировича-Данченко, «За чьи грѣхи» и «Замуревленная царица» Д. Мордовцева, «Ея сіятельство» О. Шапиръ и друг.

Какъ на новинку въ этомъ отдёлё можно указать на появленіе нёсколькихъ сочиненій на малороссійскомъ языкѣ (17-ть), которыя, исключая 3-хъ, были изданы въ Кіевѣ.

Отдълъ историческихъ сочиненій отличается не только обиліемъ оригинальныхъ произведеній, на 288 вышедшихъ въ прошломъ году всего 29 переводныхъ, но и многими интересными изследованіями и изданіями. Вотъ некоторыя изъ нихъ: проф. Картева-«Польскія реформы XVIII втка», Любовича-«Начало католической реакціи и упадокъ реформаціи въ Польшів», проф. Бильбасова «Исторія Екатерины Второй» (т. 1-й), Татищева—«Изъ прошлаго русской дипломати», Пузыревскаго— «Польско-русская война 1831 года». Семенова-«Освобождение крестьянъ въ царствование императора Александра II-го». Щербатова — «Жизнь и дъятельность генераль-фельдмаршала кн. Паскевича» (т. 2-й), Н. Барсукова— «Жизнь и труды М. П. Погодина (т. 3-й), Лаппа-Данидевскаго--- «Организація прямого обложенія въ Московскомъ государств'в со времени смуты до эпохи преобразованія», Якушкина— «Очерки по исторіи русской поземельной политики въ XVIII и XIX въкахъ», Бобровскаго- «Русская греко-уніатская церковь въ царствованіе императора Александра І-го», проф. Цвѣтаева— «Протестанство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованія»; «Матеріалы для жизнеописанія графа Н. П. Панина», великаго князя Георгія Михаиловича— «Монеты царствованія императора Николая I-го». Бореніуса— «Акты для выясненія политическаго положенія великаго княжества Финляндскаго», проф. Н. А. Панова — «Акты Московскаго государства» (т. 1-й), проф. Сергъевича — «Русскія юридическія древности» (т. 1-й), Пышина — «Исторія русской этнографіи»; «Архивъ кн. Куракина» (т. 1-й); «Сборникъ лътописей, относящихся къ исторіи южной и западной Россіи», Титова-«Расходная книга Патріаршаго Приказа за 1698 и 1699 года»; «Матеріалы для исторіи Императорской Академін Наукъ (т. 1-й, 1742 и 1743 гг.); «Архивъ кн. Воронцова» (т. 36-й); «Сборникъ Русскаго Историческаго Общества» (т. 70-й); Иловайскій — «Исторія Россіи» (т. 3-й); Соловьевъ «Исторія Россіи» (4-е изд.) и друг.

Медицинских сочиненій вышло не многим бол те противу 1889 года и въ числ тих мы насчитали: 74 докторских дисертацій, 76 переводных и 39 небольших брошюрок, составляющих извлеченія из спеціальных журналов и газет. Наша медицинская наука обогатилась многими трудами, изъчисла которых приводим только накоторыя: «Психологія вниманія» проф.

Рибо; «Общая физіологія души» Герцена; «О псевдо-галлюцинаціяхъ» Кандинскаго; «Лекціи по судебной психопатологіи» Чижа; «Объ умѣ и методѣ его воспитанія» Зеленскаго, «О психическихъ разстройствахъ въ дѣтскомъ возростѣ» Эммингауза; «Учебникъ гистологіи и микроскопической анатоміи человѣка» Штера; «Объ излечимости гортанной чахотки» Гернига; «Основы исторіи медицины» Гезера; «Микробы или яды» Никольскаго и много еще другихъ. Кромѣ того, мы встрѣтили 2—3 изданія посвященныхъ новому открытію д-ра Коха и одно популярное, предназначенное для народа.

Что касается другихъ спеціальныхъ изданій, какъ-то по отдёламъ: педагогическому, техническому, естествознанія, сельско-хозяйственному, матем атическому и т. п., то замѣтимъ только, что общее число ихъ, по каждой спеціальности въ отдёльности, сравнительно съ 1889 годомъ значительно уменьшилось. Ниже мы указываемъ нѣсколько наиболѣе интересныхъ сочиненій, относящихся къ этимъ отдѣламъ. Уменьшилось также число учеб ныхъ изданій. Этотъ послѣдній отдѣлъ останавливаетъ на себѣ вниманіе тѣмъ, что въ немъ болѣе чѣмъ въ другихъ изданій старыхъ такъ, на 460 общаго числа вышедшихъ въ 1890 году—239, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ, достигли весьма почтенной цифры, напр., «Родное Слово» вышло 86-мъ изданіемъ. Замѣтимъ еще, что въ 1890 году было очень мало учебниковъ, имѣющихъ предметомъ изученіе классическихъ языковъ.

Наша дѣтская литература не можетъ похвалиться ни оригинальностью, ни богатствомъ—она переполнена пустыми сказочками и особенно переводами. Въ числѣ послѣднихъ первенствуютъ занимательныя до увлекательности соч. Жюль Верна.

Сочиненій этихъ въ теченіе 1890 года было сдёлано 27 выпусковъ, отпечатанныхъ, въ общей сложности, въ количестве 675,000 экземпляровъ, приченъ некоторыя изъ нихъ выдержали уже отъ 12 до 26 изданій.

Дешевыя и лубочныя изданія. Соединяя здёсь эти изданія, мы не думаемъ, однакожъ, сказать тъмъ, что они однородны и дълаемъ это только въ томъ убъжденіи, что будущность ихъ тъсно связана другь съ другомъ. Первый благой починъ А. С. Суворина популяризировать нашихъ писателей посредствомъ дешевыхъ изданій, деятельность фирмы «Посредникъ» и библіотеки школъ должны непременно способствовать развитію вкуса въ массе читателей и темъ самымъ ослабить, пока еще значительную, деятельность лубочно-литературнаго московскаго рынка. Конечно, любители лубочной литературы всегда будуть и никогда не переведутся, но число ихъ постепенно должно будеть уменьшаться и достигнуть желаемаго минимума. Борьба эта, судя по статистическимъ даннымъ, начинаетъ чувствоваться, какъ намъ кажется, уже и теперь: число лубочныхъ изданій за последній трехлетній періодь, съ 1888 по 1891 годь, остается почти въ одной и той же нормъ, тогда какъ число дешовыхъ-народныхъ изданій увеличивается и особенно въ отношеніи количества печатаемыхъ экземиляровъ. Чтобы составить себъ хотя приблизительное понятіе о томъ, какого рода произведеніями надъляеть своихь читателей книжный лубочный рынокь, приводимь нъсколько, показавшихся намъ наиболъе другихъ, интересныхъ названій сочиненій этой категоріи: «Невъста-убійца или отъ вънца въ кандалы. Историческая повъсть изъ временъ Екатерины II-й. (Можно себъ представить, какая тамъ исторія!); «Двънадцать спящихъ дъвъ или приключеніе прекраснаго Іосифа»; «Чудесная сказка о славномъ, удаломъ и непобъдимомъ богатыръ Ерусланъ Лазаровичъ, супругъ его прелестной Анастасіи Вахрамъевнъ и сынъ ихъ прекрасномъ, храбромъ и могучемъ витязъ Ерусланъ Еруслановичъ. Съ новыми болъе достовърными и дополнительными приключеніями изъ ихъ жизни, на собраніе коихъ не щадилось ни средствъ, ни силъ» и еще С. Раденъ—«Магическій секретъ всъхъ заставлять въ себя влюбляться. Для молодыхъ людей и дъвущекъ. Изучилъ и провърнать многольтнимъ опытомъ». Кажется, коментарій не требуется.

Не останавливаясь на прочихъ отдёлахъ, укажемъ еще нъсколько сочиненій достойныхъ вниманія, вышедшихъ въ минувшемъ году:

Сборники научнаго характера: «Полное собраніе гравюръ Рембрандта со всёми разницами въ отпечаткахъ»—Равинскаго; «Русскія древности» (вып. ІІІ-й)—Кандакова и гр. И. Толстого; «Вёлорусскія древности»—Сементовскаго; «Византійскій альбомъ», собранный гр. Уваровымъ.

Общеобразовательныя, литературно-популярныя изданія: «Иллюстрированная исторія книгопечатанія и типографскаго искусства» (роскошнов изданіе А. С. Суворина), «Наши художники» и «Альбомъ русской живописи» всв три составлены О. Булгаковымъ и «Историческая портретная галлерея» изд. А. С. Суворина. По русской этнографін: «Очерки изъ исторіи города Перми» и «Периская старина» — Динтріева; «Матеріалы для исторіи колонизаціи и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерній въ XVI—XVIII столь-«Народныя обычан, обряды, суевърія и тіяхъ» (2-й т.) — Багалья; предразсудки крестьянъ Саратовской губернін» — Минха; «Казаки, донцы, кубанцы и терцы» — Абаза. По естествознанію: «Естественная исторін насѣкомыхъ» — Холодковскаго; «Популярная зоологическая энциклопедія» — Брандта; «Изъ царства пернатыхъ» — Кайгородова; «Русскій лёсъ» — Арнольда; «Ключъ къ опредёленію растеній» — Маевскаго; «Руководство къ плодоводству для практиковъ» — Гоше и друг. По сельскому хозяйству-«О сельскомъ козяйствъ» - Кренке. По прикладнымъ знаніямъ: «Химическая технологія» — Вагнера; «Телефонъ и его практическія примѣненія» — соч. Мейера и Приса, переводъ Гилова; «Электрическіе звонки» — Ботонъ. По астрономін, метеорологін, физикъ и химін: «Звёздный атласъ для небесныхъ наблюденій»—Мессера; «Предсказаніе погоды»—Даллэ; «Объ отношеніяхъ между свётомъ и электричествомъ» - Герца; «Геологическія изследованія въ сёверномъ Ураль > - Федорова и друг.

Заканчивая этимъ наши указанія на болье или менье достойныя вниманія отдівльныя сочиненія и изданія, появившіяся въ 1890 году, и переходя затімъ къ статистическимъ даннымъ касающимся внижнаго діла вообще, мы должны сказать, что указанія эти далеко не полны, но продолжать ихъ мы не будемъ, такъ какъ это заняло бы слишкомъ много міста.

Изъ вышеприведеннаго сравненія данныхъ о количеств вышедшихъ въ теченіе 1890 года сочиненій и экземпляровъ ихъ съ 1889 годомъ, мы видѣли, что въ минувшемъ году число сочиненій нѣсколько уменьшилось. Существеннаго вліянія на распредѣленіе и распространеніе книгопечатнаго дѣла по городамъ

это уменьшеніе, однакожъ, не имѣло, оно осталось почти такимъ, какимъ было въ 1889 году. Нижеслѣдующая группировка 141 города, въ которыхъ печатались вышедшія въ 1890 году книги, служить нагляднымъ подтвержденіемъ вышесказаннаго.

| V        | Іздано | сочине | HiÄ. | Число город. | Противъ 1889<br>(+,) |
|----------|--------|--------|------|--------------|----------------------|
| Отъ      | 1      | до     | 10   | 110          | <del>-8</del>        |
| >        | 11     |        | 20   | 13           | +3                   |
| *        | 21     |        | 30   | 4            | <b>—3</b>            |
| >        | 41     | _      | 50   | 1            |                      |
| >        | 91     |        | 100  | <b>2</b>     |                      |
| >        | 121    | _      | 130  | 1            |                      |
| >        | 151    | _      | 160  | 1            | _                    |
| »        | 241    | _      | 250  | 1            | _                    |
| >>       | 251    | _      | 260  | 1            | _                    |
| <b>»</b> | 281    |        | 290  | 1            |                      |
| >>       | 291    |        | 300  | 1            |                      |
| >        | 331    | _      | 340  | 1            |                      |
| >>       | 371    | _      | 380  | 1            |                      |
| CE       | ыше    |        | 1000 | 1            | _                    |
| Св       | ише    |        | 1700 | 1            |                      |
| Св       | ыше    |        | 2900 | 1            |                      |
|          |        |        |      |              |                      |

Сравнительно съ 1889 годомъ число городовъ, въ которыхъ были напечатаны десятки изданій уменьшается и въ то же время увеличивается численность тъхъ городовъ, гдъ были изданы сотни разныхъ сочиненій. Но не смотря на то, участіе провинціи въ книжной дъятельности, въ общемъ, все-таки остается весьма незначительнымъ. Чтобы убъдиться въ этомъ сдълаемъ болье подробное распредъленіе перваго вывода вышеприведенной таблички и тогда получимъ: 44 города, въ которыхъ вышло по одному изданію; 16 городовъ—по 2 изданія; 13 городовъ— по 3 изданія; 9 городовъ—по 4 изданія; 5 городовъ—по 5-ти изданій и т. д. Вслъдствіе такого безучастія громаднаго большинства провинціальныхъ городовъ въ книжно-издательской дъятельности и центры ея не многочисленны и не увеличиваются. Это подтверждаетъ намъ слъдующій ниже выводъ, гдъ поименованы тъ 32 города, въ которыхъ было напечатано не менъе десяти сочиненій; города эти располагаются въ нисходящемъ порядкъ числа изданныхъ въ нихъ сочиненій.

|            | Города. |  |  |  |  |  | Русск. соч. | Иностр. соч. | Всего соч  |  |
|------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|--------------|------------|--|
| Петербургъ |         |  |  |  |  |  | 2,766       | 183          | 2,949      |  |
| Москва .   |         |  |  |  |  |  | 1,684       | 35           | 1,719      |  |
| Варшава .  |         |  |  |  |  |  | 56          | <b>952</b>   | 1,008      |  |
| Казань .   |         |  |  |  |  |  | 278         | 102          | 380        |  |
| Кіевъ      |         |  |  |  |  |  | 331         | 8            | 339        |  |
| Рига       |         |  |  |  |  |  | 53          | <b>242</b>   | 295        |  |
| Одесса     |         |  |  |  |  |  | 246         | 40           | 286        |  |
| Вильна .   |         |  |  |  |  |  | 62          | 190          | <b>252</b> |  |

|             | 1           | 'op | ода | • |   |   |   | Русск. соч. | Иностр. соч. | Beero cou. |
|-------------|-------------|-----|-----|---|---|---|---|-------------|--------------|------------|
| Тифлисъ .   |             |     |     |   |   |   |   | 114         | 131          | <b>245</b> |
| Дерптъ .    |             |     |     |   |   |   |   | 12          | 141          | 153        |
| Ревель      |             |     |     |   |   |   |   | 15          | 109          | 124        |
| Харьковъ    |             |     |     |   |   |   |   | 98          |              | 98         |
| Митава .    | •           | •   |     |   | • |   |   | 8           | 86           | 94         |
| Черниговъ   |             |     |     |   |   |   |   | 41          |              | 41         |
| Бердичевъ   |             |     | •   |   |   | • |   | -           | 30           | 30         |
| Новгородъ   |             |     |     |   |   |   |   | <b>28</b>   |              | <b>28</b>  |
| Саратовъ    |             |     |     |   | • |   | • | 26          | 1            | 27         |
| Либава .    |             |     |     |   |   |   |   | 4           | 19           | <b>23</b>  |
| Петроковъ   |             |     | •   |   |   |   |   | 2           | 17           | 19         |
| Кишиневъ    |             |     |     |   |   |   |   | 12          | 5            | 17         |
| Люблинъ .   |             |     |     | • |   |   |   | 1           | 16           | 17         |
| Тверь       |             |     |     |   |   |   |   | 16          | _            | 16         |
| Воронежъ    | •           |     |     |   |   |   |   | 15          |              | 15         |
| Вятка       |             |     | •   |   |   |   |   | 15          |              | 15         |
| Житоміръ    |             |     |     |   |   |   |   | 7           | 7            | 14         |
| Ярославь .  |             |     |     |   |   |   |   | 14          | <del></del>  | 14         |
| Кутаисъ .   |             |     |     |   |   | • |   | . 3         | 10           | 13         |
| Ченстоховъ  | •           | •   |     |   |   |   |   | 5           | 8            | 13         |
| Курскъ .    | •           |     |     | • |   | • | • | 12          |              | 12         |
| Тамбовъ .   |             |     |     | • | • |   | • | 12          |              | 12         |
| Тула        |             |     | •   | • | • |   |   | 12          |              | 12         |
| Могилевъ на | <b>.</b> // | [HŤ | sap | ቴ |   |   | • | 10          | _            | 10         |

Въ настоящемъ спискъ встръчается нъсколько городовъ, которыхъ не было въ 1889 году, въ немъ есть нъкоторое измъненіе въ порядкъ слъдованія одного города за другимъ по числу изданій, но все это, въ столь подвижномъ дълъ какъ книжное, совершенно понятно и въ порядкъ вещей. Приведенныя данныя, въ связи съ общимъ выводомъ объ участіи городовъ Россіи въ книгопечатаніи, возбуждаютъ болъе существенный вопросъ: почему производительность нашихъ губернскихъ городовъ въ этомъ отношеніи такъ ничтожна?

Можно, конечно, допустить, что авторъ будеть скорте печатать свое произведеніе тамъ, гдт существують болте льготныя для того условія, гдт это лучше и дешевле, т. е. въ столицахъ, а такъ какъ въ последнихъ, да еще въ университетскихъ городахъ, кромт того, сосредоточивается болте умственныхъ силъ, то остальные губернскіе города остаются какъ бы обездоленными и потому отъ нихъ трудно ожидать большей производительности, чтт она есть. Обездоленными, но вт кажъ въ центрт извтатнаго района, сосредоточена высшая мт стная администрація, имт стя по нт сколько среднихъ и другихъ учебныхъ заведеній, слт довательно должны быть и умственныя силы, да и самое типографское искусство въ послт днее время поставлено на такую ногу, что провинціальныя изданія мало въ чемъ уступаютъ столичнымъ. Между тт мъ мы видимъ, что даже и въ такомъ губернскомъ, университетскомъ, городт какъ Харьковъ число издающихся въ те-

чене года русских сочиненій не достигаеть и ста, въ других же, не университетских, названных въ приведенной таблиць, не доходить и до половины этого числа, а въ гг. Вологдь, Калугь и Оренбургь вышло по 4 изданія въ каждомъ, въ Витебскь, Екатеринославль, Орль, Петрозаводскь и Самарь—по 3 изданія; въ Пензь, Смоленскь и Уфь—по 2 изданія; въ Каменецъ-Подольскь—одно и, наконецъ, въ 10-ти, внутреннихъ, губернскихъ городахъ—ни одного. Но чтобы яснье видьть, какъ мало еще распространено у насъ книгопечатаніе, возьмемъ для этого большій раіонъ, губернію, и посмотримъ въ сколькихъ городахъ каждой изъ нихъ печатались въ 1890 году книги, причемъ не забудемъ, что почти всь наши губерніи имъютъ по одиннадцати уфздныхъ городовъ, не считая уфзда губернскаго города, по нъсколько заштатныхъ и безъувздныхъ городовъ и что нъкоторые изъ этихъ городовъ принадлежатъ къ числу торговыхъ, а потому богатыхъ и благоустроенныхъ.

Вотъ какой выводъ получается при этомъ распределении:

| Губери           | і н. |  | Число город.<br>въ котор. печа-<br>тались книги. | Губерпія.         | Чссло город.<br>въ котор. печа-<br>тались кпиги. |
|------------------|------|--|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Лифляндская      |      |  | 8                                                | Ярославская       | 3                                                |
| Таврическая .    |      |  | 6                                                | Бессарабская      | <b>2</b>                                         |
| Владимірская     |      |  | 5                                                | Вологодская       | <b>2</b>                                         |
| Полтавская       |      |  | 5                                                | Екатеринославская | <b>2</b>                                         |
| СПетербургская   |      |  | 4                                                | Ковенская         | 2                                                |
| Саратовская      |      |  | 4                                                | Курская           | <b>2</b>                                         |
| Танбовская       |      |  | 4                                                | Могилевская       | <b>2</b>                                         |
| Херсонская       |      |  | 4                                                | Московская        | <b>2</b>                                         |
| Войско донское . |      |  | 3                                                | Нижегородская     | <b>2</b>                                         |
| Волынская        |      |  | 3                                                | Новгородская      | <b>2</b>                                         |
| Воронежская      |      |  | 3                                                | Орловская : :     | <b>2</b>                                         |
| Кіевская         |      |  | 3                                                | Периская          | <b>2</b>                                         |
| Курляндская      |      |  | 3                                                | Рязанская         | <b>2</b>                                         |
| Петроковская .   |      |  | 3                                                | Сувалкская        | <b>2</b>                                         |
| Подольская       |      |  | 3                                                | Эстляндская       | <b>2</b>                                         |

Затымъ въ губерніяхъ: Архангельской, Астраханской, Амурской обл., Варшавской, Виленской, Витебской, Вятской, Гродненской, Забайкальской обл., Иркутской, Казанской, Калишской, Калужской, Ломжинской, Люблинской, Минской,
Олонецкой, Оренбургской, Пензенской, Плоцкой, Исковской, Самарской, Самарской обл., Смоленской, Симбирской, Съдлецкой, Сыръ-Дарьинской обл.,
Тверской, Тобольской, Томской, Тульской, Уфимской, Харьковской и Черниговской—по одному городу и, наконецъ, во всемъ Кавказскомъ краъ 14 городовъ.

Такимъ образомъ первенствующей губерніей оказывается Лифляндская, но въ ея городахъ печатаются преимущественно нѣмецкія издадія, въ другихъ же губерніяхъ, даже и въ тѣхъ, гдѣ имѣются университеты, книжное дѣло очень слабо развито.

«истор. въсти.», юнь, 1891 г., т. xliv.

Распредёляя напечатанныя въ 1890 году сочиненія на русскомъ языкі отдільно по городамъ мы виділи, что наибольшее число ихъ было издано: въ Петербургі, Москві, Кіеві, Казани, Одессі и Тифлисі, т. е. въ тіхъ же городахъ, что и въ 1889 году. Теперь посмотримъ сколько и какого рода сочиненій далъ каждый изъ названныхъ городовъ.

| Сочиненія.            |   |   |   |   | Петерб.    | Москвъ.   | Kiest.                    | Одесев.                   | Казапи.  | Въ Тифлис. |
|-----------------------|---|---|---|---|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|------------|
|                       |   |   |   |   | <b>6</b> 2 | B3        | $\mathbf{B}_{\mathbf{b}}$ | $\mathbf{B}_{\mathbf{L}}$ | B.       |            |
| Духовныхъ             | • |   |   | • | 274        | 386       | 58                        | 14                        | 38       | <b>2</b>   |
| Справочныхъ           | • | • | • |   | 289        | 105       | 27                        | 32                        | 54       | 9          |
| Беллетристическихъ.   |   | • | • |   | 336        | 279       | 48                        | 68                        | 4        | 10         |
| Медицинскихъ          |   |   | ٠ |   | 217        | 92        | 31                        | 14                        | 32       | 9          |
| Учебныхъ              |   | • |   |   | 183        | 145       | 19                        | 14                        | 8        | 14         |
| Историческихъ         |   | • |   |   | 94         | 70        | 28                        | 7                         | 16       | 4          |
| Юридическихъ          |   |   |   |   | 123        | 35        | 22                        | 16                        | 12       | 6          |
| Детскихъ              |   |   |   |   | 94         | 82        | 4                         | 3                         |          | _          |
| Техническихъ          |   |   |   |   | 118        | 27        | 3                         | 7                         | 4        | 11         |
| Военныхъ              |   |   |   |   | 125        | 11        | 5                         | 3                         | 11       | 4          |
| Сельско-хозяйственных | ъ | • |   |   | 89         | 50        | 12                        | 7                         | 5        |            |
| Народно-дешевыхъ .    |   |   |   |   | 66         | 67        | 5                         | 3                         | 5        | _          |
| Естествознанія        |   |   |   |   | 76         | 46        | 9                         | 4                         | 9        |            |
| Политической экономіи |   |   |   |   | 66         | 13        | 5                         | $^{2}$                    | 11       | 5          |
| Педагогическихъ       |   |   | , |   | 55         | <b>29</b> | 6                         | 1                         | 12       | <b>2</b>   |
| Исторіи словесности.  |   |   |   | , | 46         | 16        | 12                        | 5                         | 7        | _          |
| Біографическихъ       |   |   |   |   | 56         | 21        | 5                         | 3                         | 6        | <b>2</b>   |
| Географическихъ       |   |   |   |   | 53         | 17        |                           | 1                         | 6        | 7          |
| Языкознанія           |   |   |   |   | 43         | 19        | 5                         | <b>2</b>                  | 3        | 4          |
| Лубочныхъ             |   |   |   |   | 18         | 67        | 4                         |                           |          |            |
| Исторіи искусствъ     |   |   |   |   | 52         | 15        | 1                         | 6                         | <b>2</b> |            |
| Философскихъ          |   |   |   |   | 16         | 12        | 5                         | 1                         | 4        | -          |
| Астрономическихъ      |   |   |   |   | 34         |           |                           | <b>2</b>                  | 4        | 1          |
| Счетоводство          |   |   |   |   | 28         | 2         |                           | 1                         | <b>2</b> | _          |
| Промышленныхъ         |   |   |   |   | 19         | 7         | 1                         | 1                         | 3        | 1          |
| Математическихъ       |   |   |   |   | 10         | 8         | 4                         |                           | 3        | _          |
| Финансовыхъ           |   |   |   |   | · 14       | 3         | 1                         |                           |          |            |
| Смъсь                 |   |   |   |   | 169        | 54        | 10                        | 29                        | 15       | 23         |
| Политика              |   |   |   |   | 3          | 6         | 1                         |                           | <b>2</b> | _          |

Изъ данныхъ этой таблицы особеннаго вниманія заслуживаютъ сочиненія духовнаго содержанія, центромъ изданія которыхъ въ настоящее время является Москва. Такъ какъ то же самое наблюдалось нами и въ минувшіе годы, то мы полагаемъ, что это не случайное явленіе и что Кіевъ въ этомъ отношеніи начинаетъ мало-по-малу утрачивать свое прежнее значеніе; но не только Москва даже и, сравнительно юный, Петербургъ далеко оставиль за собою, въ этомъ отношеніи, эту нашу старую духовно-просвятительную колыбель; въ Кіевѣ же

теперь печатаются, преимущественно, церковно-славянскія богослужебныя книги. Затёмъ изъ сравненія данныхъ о числё лубочныхъ и народныхъ дешевыхъ изданій вышедшихъ въ Москвё въ 1890 и1889 годахъ видимъ, что послёднія являются довольно серьезной конкуренціей для первыхъ—въ 1889 году число ихъ значительно превосходило народныя изданія, въ минувшемъ же году они уже сравнялись.

Дальнъйшее сопоставление данных 1890 и 1889 гг. показало бы намъ только незначительныя уклонения въ сторону увеличения или уменьшения издания разныхъ сочинений, но такъ какъ это обстоятельство не имъетъ особаго значения, то мы, не вдаемся въ такую подробность, — скажемъ только, что Петербургъ какъ былъ, такъ, въроятно, и останется главнъйшимъ поставщикомъ русскаго книжнаго рынка.

II.

#### Періодическая печать.

Разсматривая современное положеніе періодической печати въ Россіи и основываясь на статистическихъ о ней данныхъ, приходится сказать, что не наступило еще то время, когда она могла бы развернуть свою дѣятельность во всю ширь, что время такого развитія ея, быть можетъ, еще въ далекомъ будущемъ, когда образованіе пуститъ глубже свои корни, когда общество разовьется полнтически на столько, что «газета» станетъ для него ежедневною, насущною, потребностью.

Положимъ и въ настоящее время у насъ ежегодно возникаютъ новыя газеты и журналы съ литературными и литературно-политическими програмами и это обстоятельство казалось бы должно опровергать только-что выраженное мнѣніе, но мы, все-таки, думаемъ, что настящее стремленіе къ размноженію повременной прессы едва ли можно признать дѣйствительно отвѣчающимъ потребности времени.

Обращаясь къ ближайшимъ даннымъ, вы видите, напримѣръ, что въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ, съ 1887 по 1891 годъ, у насъ возникло 162 новыхъ періодическихъ изданій, но, въ то же время, и въ тотъ же четырехлѣтній періодъокончательнопрекратилось ихъ 110, не считая тѣхъ, продолжительность существованія которыхъ была обусловлена при самомъ разрѣшеніи изданія; да притомъ еще вопросъ, всѣ ли объявившіяся въ это время изданія дѣйствительно вышли? Какова судьба еще существующихъ новыхъ журналовъ и газетъ мы достовѣрно того не знаемъ, но едва ли иного ошибемся, если скажемъ, что нѣкоторые изъ нихъ остаются пока въ пріятномъ ожиданіи подписчиковъ, т. е. фактически не появлялись, другіе же, за весьма малыми и рѣдкими исключеніями, какъ, напримѣръ, журналъ «Учитель-Лингвистъ», вѣроятно влачатъ весьма жалкое существованіе и доживаютъ послѣдніе дни. Конечно, намъ могутъ замѣтить, что это только одно предположеніе, требующее подтвержденія. Такое подтвер-

жденіе, какъ мы думаемъ, даютъ статистическія данныя, касающіяся нѣкоторыхъ изъ тѣхъ 110 изданій, которые уже окончили свое существованіе,—вотъ что они показывають намъ:

| Число прекрат.<br>изданій. |   |   |   |   |   | Продолжительн.<br>изданыя. |
|----------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|
| 11-ть                      |   |   |   |   |   | 1 годъ                     |
| 10-ть                      | • | • |   | • |   | 2 года                     |
| 6-ть                       |   |   |   |   |   | 3 года                     |
| 4-e                        |   |   |   |   |   | 4 года                     |
| 3-и                        |   |   |   |   |   | 6 льть                     |
| 1-но                       |   |   | • |   |   | 8 лѣтъ                     |
| 2-ва                       |   |   |   |   |   | 10 лѣтъ                    |
| 1-но                       |   |   |   |   |   | 12 лѣтъ                    |
| 1-но                       |   |   |   |   |   | 13 льтъ                    |
| 1-но                       |   |   |   |   |   | 17 льтъ                    |
| 1-но                       |   |   |   |   | • | 18 лѣтъ                    |
| 1-но                       |   |   |   |   |   | 21 годъ                    |

Итого 42 изданія; объ остальных 68-ми наши источники не даютъ положительных указаній, а потому мы ихъ опускаемъ. Допустивъ, что тѣ изъ указанныхъ въ перечнъ одиннацати изданій, ксторые выходили около десяти и болье льть, прекратились по причинамъ совершенно не зависящимъ отъ спроса на нихъ, все-таки остается еще 31 изданіе, кратковременность существованія которыхъ даетъ полное право заключать, что требованіе на нихъ было настолько ничтожнымъ, что вести дѣло долье оказалось положительно невозможнымъ и излишнимъ. Между тымъ, казалось бы, какъ не найти читателей для такого числа изданій въ многомилліонномъ населеніи и притомъ еще для такихъ, которые своими программами отвычали требованіямъ, какъ людей вообще просвыщенныхъ, такъ и посвятившихъ себя наукъ и изученію разныхъ спеціальныхъ знаній?

Кромъ этого, высказанное нами выше мнъніе находить для себя подтвержденіе и еще въ одномъ обстоятельствъ, невольно обращающемъ на себя вниманіе, и притомъ такомъ, которое въ дёлё установившимся едва ли можно признать нормальнымъ, --- а именно въ безконечной и чуть не ежедневной передачъ издательскихъ правъ отъ одного лица другому. Издательское дёло, во всякомъ случать, дъло чисто коммерческаго характера и потому за него берутся не только тъ, кто чувствуетъ къ тому, такъ сказать, правственное влеченіе, желаніе принести своимъ предпріятіемъ общую пользу, но и тв, кого влечеть только пріятная перспектива барышей, все же другое-литературный интересъ, общественная польза и тому подобное, - представляется не понятнымъ, и, пожалуй, даже ненужнымъ. Въ Россіи одно періодическое изданіе приходится болье чыть на 160,000 душь населенія, а съ политическо-литературною программою — одно на 484,000 душъ. Чего же желать лучшаго?—при такихъ условіяхъ для издательской д'вятельности имътется широкое поле и если бы въ обществъ дъйствительно существовала указанная нами потребность въ періодической печати, то были бы и подписчики и самое издательское дёло не было бы предпріятіемь на столько рискованнымъ, какъ теперь, а издатели, кто бы они не были, не стали бы такъ часто и легко поступаться своими правами, какъ это дълается поднесь.

Такимъ образомъ, и послѣ сказаннаго, естественно долженъ возникнуть вопросъ: достаточно ли для насъ уже выходящихъ періодическихъ изданій, или же желательно и даже необходимо дальнѣйшее.увеличеніе ихъ числа? Желательно да, но чтобы было необходимо—едва ли.

Нельзя же въ самомъ дѣлѣ, искать причину неудачи и кратковременности существованія весьма многихъ журналовъ и газетъ только и исключительно въ неталантливости, или въ неумѣніи редакціи сдѣлать свое изданіе интереснымъ для читателя, нужно поискать ее и въ другомъ мѣстѣ—въ средѣ не только грамотнаго, но и такъ называемаго интелигентнаго общества, интересы котораго періодическая пресса преимущественно и имѣемъ въ виду.

Въ последнемъ же отношении, оставляя совершенно въ стороне людей только грамотныхъ, мы знаемъ, что и въ интелигентной средъ существуетъ еще многое множество лицъ, которыхъ совершенно не интересують ни общественные, ни политическія новости и какіе бы то ни было вопросы дня и потому они не имфютъ никакой потребности въ «газетъ» --- для нихъ совершенно достаточно того, что когда-нибудь, при случав, «скажуть» другіе. Что же касается среды только грамотной, то искать въ ней большой интересъ къ газетв, кажется, еще преждевременно. Но, скажемъ и боле того: много ли вообще находится лицъ, посвятившихъ себя какой-нибудь извъстной спеціальности живо ею интересующихся, следящихъ за постояннымъ ея развитіемъ? Вероятно и такихъ не особенно много, такъ какъ въ противномъ случат спеціальныя періодическія изданія, предпринимаемыя частными и притомъ компетентными лицами, нашли бы для себя настолько достаточное число читателей, что могли бы существовать ими, а не прекращать свою деятельность по прошествім года или много двухь-трехъ лётъ; у насъ живутъ только тъ спеціальные журналы, издателями которыхъ являются или общества или правительственныя учрежденія, т. е. тв. существованіе которыхъ обезпечивается не одними подписчиками.

Обращаемся къ даннымъ о періодической печати въ Россіи за минувшій 1890 годъ. Въ теченіе этого года было разр'вшено 36 новыхъ періодическихъ изданій, изъ которыхъ 33 русскихъ, одно-на польскомъ языкъ, одно-на русскофранцузскомъ и одно-на русско-польскомъ и другихъ европейскихъ языкахъ; кром'т того, разрещенный въ 1889 году журналъ «Учитель-Лингвистъ» разделился на двъ самостоятельныя части. Причисляя одну часть этого журнала-«Курсъ второй» къ новымъ изданіямъ, получимъ ихъ 37. Слёдуетъ замётитъ еще, что въ 1890 году, сравнительно съ предшествующими тремя годами, вышли исключительно изданія на русскомъ языкі, тогда какт на языкахт иностранныхъ, если не считать соединенныхъ съ русскимъ, было только одно. По программамъ новыя изданія распределяются такъ: литературныхъ и литературнополитическихъ-4; педагогическихъ, медицинскихъ, музыкальныхъ и другихъ спеціальностей—21; библіографическихъ—2; духовныхъ — 1; посвященныхъ мъстной общественной жизни-4; иллюстрированныхъ-3 и справочныхъ-1. Это распредъление по программамъ можно разсматривать какъ приблизительное, потому что программы нашихъ неріодическихъ изданій не только отличаются

большимъ разнообразіемъ, но, иногда, даже непонятнымъ смѣшеніемъ, такъ приходится встрѣчать въ изданіяхъ носвященныхъ какому-либо спеціальному предмету, напримѣръ гигіенѣ, беллетристическій отдѣлъ. По времени выхода тѣ же изданія распредѣляются слѣдующимъ образомъ: издающихся ежедневно—2; нѣсколько разъ въ недѣлю—1, еженедѣльныхъ—8; нѣсколько разъ въ мѣсяцъ—6, ежемѣсячно—13; нѣсколько разъ въ годъ—4 и выходящихъ неопредѣленно—2. По мѣсту изданія: выходящихъ въ С.-Петербургѣ—21; въ Москвѣ—4 и въ провинціальныхъ городахъ—11, а по условіямъ самаго изданія: выходящихъ съ разрѣшенія предварительной цензуры—32 и безъ церзуры—4.

Въ періодическихъ изданіяхъ прежнихъ лѣтъ въ теченіе 1890 года произошли слѣдующія перемѣны: измѣнили первоначальное названіе—13 изданій; расширили или отчасти измѣнили свою прежнюю программу—21 изданіе; получили право издавать особыя приложенія въ видѣ отдѣльныхъ прибавленій или выдавать премін въ картинахъ—10; получили разрѣшеніе помѣщать рисунки—7 изданій; измѣнили срокъ выхода—13 изданій; измѣнили подписную цѣну—26 и получило разрѣшеніе заграничной подписки—одно изданіе; два журнала соединились въ одинъ; прекратили изданіе приложеній—1; перешло изъ провинцін въ Петербургъ и обратно по одному изданію (журналъ «Благовѣстъ» изъ г. Нѣжина въ Петербургъ и журналъ «По морю и сушѣ» изъ Петербурга въ Кіевъ); объявлены окончательно прекратившимися—30 изданій и, наконецъ, перемѣнились редакторы въ 34 изданіяхъ и издатели въ 42 журналахъ.

Отпосительно некоторых вышеприведенных статистических данных им делаем ниже подробныя указанія.

Къ 1890 году въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, считалось 694 періодическихъ изданія, присоединяя же къ нимъ вновь разрѣшенныя и исключивъ окончательно прекратившіяся, получимъ къ 1-му января 1891 года—712 изданій, которыя выходили въ 109 городахъ.

Слёдующія ниже данныя показывають распредёленіе этихъ изданій отдёльно по городамъ, причемъ первая цифра означаетъ общее число ихъ, т. е., правительственныхъ, общественныхъ учрежденій, ученыхъ обществъ и частныя, а вторая—только послёдніе.

| Города:      |  | Общее<br>число. | Частн.<br>издан. | Города:        | Общее<br>число. | Частн.<br>нздан. |
|--------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Аренсбургъ   |  | <b>2</b>        | <b>2</b>         | Владикавказъ   | 1               |                  |
| Архангельскъ |  | <b>2</b>        |                  | Владиміръ      | 3               |                  |
| Астрахань    |  | 4               | 2                | Вологда        | <b>2</b>        |                  |
| Ваку         |  | 3               | <b>2</b>         | Воронежъ       | 6               | 4                |
| Бахчисарай   |  | 1               | 1                | Вятка          | <b>2</b>        |                  |
| Брянскъ      |  | 1               | 1                | Гильдингенъ    | 1               | 1                |
| Варшава      |  | 72              | 67               | Гродно         | 1               |                  |
| Везенбергъ   |  | 1               | 1                | Леритъ         | 9               | 9                |
| Верро        |  | 1               | 1                | Екатеринбургъ  | 4               | 2                |
| Вильна       |  | 4               | 1                | Екатеринодаръ  | 1               |                  |
| Витебскъ     |  | 1               |                  | Екатеринославъ | 3               | 1                |
| Владивостокъ |  | <b>2</b>        |                  | Елисаветградъ  | 1               | î                |

|                    | en •            |                  |                  |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Города:            | Общее<br>число. | Частв.<br>издав. | Города:          | Общее<br>число. | Частн.<br>издан. |
| Житоміръ           | <b>2</b>        | 1                | Полтава          | . 2             |                  |
| Ирбитъ             | 1               | 1                | Почаевъ          | . 1             |                  |
| Иркутскъ           | 5               | 1                | Псковъ           | . 3             | 1                |
| Казань             | 10              | 5                | Пятигорскъ       | . 1             | 1                |
| Калишъ             | <b>2</b>        | 1                | Радонъ           | . 2             | 1                |
| Калуга             | 2               | _                | Ревель           | . 8             | 7                |
| Каменецъ-Подольскъ | 2               |                  | Pura             | . 22            | 19               |
| Карсъ              | 1               | 1                | Ростовъ на Д     | . 4             | 3                |
| Керчъ              | 2               | 1                | Рязань           | . 3             | _                |
| Кишиневъ           | 3               | 1                | Самара           | . 4             | <b>2</b>         |
| Кіевъ              | $2\overline{2}$ | 14               |                  | . 212           | 64               |
| Ковно              | 2               |                  |                  | . 11            | 9                |
|                    | 3               | 1                |                  | . 1             | 1                |
| 2000   0000        | 3               | 1                | Семипалатинскъ   | . 1             | _                |
| z-pa-oz-p          | 1               |                  | Симбирскъ        | . 3             | _                |
| zepomonon          | 1               | _                | Славянскъ        | . 1             | 1                |
| **bontmanu-        | 4               | 2                | Смоленскъ        | . 3             | 1                |
| Курскъ             | 3               | 1                |                  | . 3             | ì                |
| Кутансъ            | $\frac{3}{2}$   | 1                | orasponen-       | . 1             |                  |
| Къльцы             | 3               | 3                | Olpman           | . 2             | <b>2</b>         |
| Либава             |                 |                  | Сызрань          | . 1             |                  |
| Липецкъ            | 2               | 2                | Съдлецъ          | . 1             | 1                |
| Лодзь              | 5               | 5                | Таганрогъ        | . 3             |                  |
| Лонжа              | 1               | _                | Тамбовъ          | . 3             | 1                |
| Люблинъ            | $\frac{2}{2}$   | 1                | Ташкентъ         |                 | 1                |
| Минскъ             | 3               | 1                | Тверь            | . 3             | 16               |
| Митава             | 7               | 6                | Тифлисъ          | . 17            | 16               |
| Могилевъ • • • •   | 2               |                  | Тобольскъ        | . 3             |                  |
| Москва             | 77              | 20               | Томскъ           | . 5             | 2                |
| Нарва:             | 1               | 1                | Тула             | . 2             |                  |
| Нахичивань на Д    | 1               | _                | Уральскъ         | . 1             | _                |
| Н. Новгородъ       | 5               | 3                | Устюжна          | . 1             | 1                |
| Николаевъ          | 1               | 1                | Уфа              | . 3             | 1                |
| Новгородъ          | <b>2</b>        |                  | Феллинъ • • • •  | . 3             | 3                |
| Одесса             | 21              | 13               | Харьковъ • • • • | . 10            | 5                |
| Омскъ              | 1               | _                | Херсонъ • • • •  | . 2             |                  |
| Орелъ              | . 3             | 1                | Царицынъ         | . 1             | 1                |
| Оренбургъ          | 4               | 1                | Ченстоховъ       | . 1             | 1                |
| Пенза              | $^{2}$          |                  | Черниговъ        | . 4             | 1                |
| Периь              | 3               |                  | Чита             | . 1             | _                |
| Перновъ            | 1               | 1                | Эчијадзинъ       | . 1             | 1                |
| Петрозаводскъ      | 1               |                  | Ярославль        | 5               | I                |
| Петроковъ          | 2               | 1                |                  |                 |                  |
| Плоцкъ             | 2               | _                | Итого            | 712             | 33 <b>7</b>      |
| •                  |                 |                  |                  |                 |                  |

Разсматривая ближе эти данныя найденъ, во-первыхъ, что изъ общаго числа періодическихъ изданій менте половины принадлежитъ частнымъ лицамъ, во-вторыхъ, что журналистика, также какъ и книгопечатание, преинущественно сосредоточивается у насъ въ столицахъ и отчасти въ университетскихъ городахъ и, въ 3-хъ, что большинство названныхъ городовъ далеко не богаты прессою и еще болье городовъ-совершенно не имьющихъ ее; къ этой послыдней группъ могутъ быть причислены и тъ 33 названныхъ здъсь города, въ которыхъ кром'в офиціальныхъ не существуетъ никакихъ другихъ изданій. Каково же собственно положение провинціальной прессы-это достаточно изв'єстно: отсутствіе частной предпріничивости изъ боязни ли не встрътить нужной поддержки въ обществъ, или по другимъ причинамъ и жалкое существование офиціальныхъ изданій, не только не обезпеченныхъ въ достаточной степени матеріально, но, и это въ большинствъ, лишенныхъ дъятельныхъ руководителей. Все это, конечно, отражается самымъ неблагопріятнымъ образомъ на ея интересъ и умаляеть то значеніе, которое должно принадлежать ей по праву. Что же касается прессы столичной, то она, давая иссто на своихъ столбцахъ только более крупнымъ событіямъ внутренной жизни, не можетъ совершенно пополнить этого пробъла, вслъдствіе чего многочисленныя, хотя и менъе крупныя, явленія современной мъстной жизни, ея настоящая обстановка и многое другое, что со временемъ представляло бы богатый историческій матеріалъ, а въ настоящемъ помогало бы самоизученію — исчезаеть безследно. Въ последнее время, правда, стали появляться изданія повременныхъ сборниковъ земскихъ и городскихъ учрежденій, въ которыхъ помещаются разнаго рода статистическія, этнографическія и тому подобныя сведенія, но изданія эти, такъ сказать, слишкомъ тяжелы для того, чтобы широко распространяться въ читающей средь, между тымь какъ число провинціальных вежедневных газеть или еженфсячных журналовь, глф матеріаль этоть могь бы обрабатываться, слишкомь незначительно-оть 100-150, считая въ томъ числъ и губернскія въдомости.

Обращаясь къ статистическимъ даннымъ относящимся ко всёмъ вообще періодическимъ изданіямъ, выходившимъ въ минувшемъ году, и распредёляя ихъ по программамъ и языкамъ, на которыхъ они печатались, получаемъ слёдующія выводы:

#### По программамъ:

|                    |          |     |     |           |      |     |              |     |     |   |   |   | ī | Іисло журн. |
|--------------------|----------|-----|-----|-----------|------|-----|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-------------|
| Литературныхъ и да | ите      | par | ryp | но-       | -110 | лиз | P <b>H</b> 7 | eci | (HX | ъ |   |   |   | <b>269</b>  |
| Разныхъ спеціально | сте      | й   |     |           |      |     |              |     |     |   |   |   |   | <b>2</b> 31 |
| Духовныхъ          |          |     |     |           |      |     |              |     |     |   |   |   |   | 83          |
| Справочныхъ        |          |     | ,   |           |      |     |              |     |     |   |   |   | , | 48          |
| Иллюстрированных   | <b>.</b> |     |     |           |      |     |              | •   |     |   |   |   |   | <b>29</b>   |
| Дътскихъ           |          |     |     |           |      |     |              |     |     |   |   |   |   | 15          |
| Педагогическихъ.   |          |     |     |           |      |     |              |     |     |   |   |   |   |             |
| Юмористическихъ.   |          |     |     |           |      |     |              |     |     |   |   |   |   | 8           |
| Библіографическихт |          |     | •   |           | ٠    |     |              |     |     |   |   |   |   | 7           |
| Историческихъ      |          | •   |     | <b>'.</b> |      | •   |              | •   | ٠   | • | ٠ | • | • | 4           |

#### По языканъ, на которыхъ издавались:

|          | ,           | •   |       |             | •   |     |     |    |     |      |    |    |   |   |   |   | Число жури. |
|----------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|------|----|----|---|---|---|---|-------------|
| На       | русскомъ.   |     |       |             |     |     |     |    |     |      | ٠. |    |   |   |   |   | 542         |
| >>       | польскомъ   |     |       |             |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   |   |   | 70          |
| *        | французско  | иъ  |       |             |     |     |     |    |     |      | •  |    |   |   |   |   | 10          |
| >        | латышскомт  | 6   |       |             |     | •   |     |    | •   |      |    |    |   |   |   |   | 8           |
| *        | армянскомъ  |     |       |             |     |     | •   | •  |     | •    |    |    |   |   |   |   | 6           |
| >>       | грузинскомъ | •   |       |             |     |     |     | •  | ٠   |      | ٠  |    |   |   |   |   | 5           |
| >        | еврейскомъ  |     |       |             |     |     |     |    |     |      |    |    |   | • |   | • | 3           |
| >>       | финскомъ    |     |       |             |     |     |     |    |     |      |    |    | • |   |   | • | 1           |
| >        | нѣмецкомъ   |     |       |             | ٠   | •   |     |    |     |      |    |    |   |   | ٠ |   | 47          |
| <b>»</b> | эстонскомъ  |     |       |             |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   |   | • | 12          |
| *        | русско-поль | ско | МЪ    |             | •   |     | •   | •  | •   |      | •  |    | • |   | • |   | 1           |
| >        | русско-поль | ско | -ф    | pa          | нцу | ск  | OM? | Ь  | И   | др.  |    |    | • |   |   |   | 1           |
| >>       | русско-нѣме | цк  | 0-л   | ат          | ып  | іск | OM? | Б  |     |      | •  |    |   |   |   |   | 1           |
| 2        | русско-тата | рск | OM'   | Ь           |     | ٠   |     |    | •   |      |    | •  |   | • | ٠ |   | 1           |
| <b>»</b> | русско-нъме | цко | ) M'E | ,           |     |     | •   |    |     |      | •  |    |   |   |   |   | 1           |
| <b>»</b> | русско-фран | нцу | 3CI   | <b>:</b> 0- | нѣ  | mei | цко | -a | BF. | лійс | ко | MЪ |   |   |   | ٠ | <b>2</b>    |
| <b>»</b> | русско-фран | щу  | 3CH   | OM          | Ъ   |     |     |    |     |      |    |    |   | - | ٠ |   | 1           |

Сопоставляя между собою эти данныя съ такими же данными за 1889 годъ видимъ, что въ минувшемъ году увеличилось число изданій спеціальныхъ, иллюстрированныхъ, педагогическихъ и библіографическихъ; въ отношеніи же языковъ, на которыхъ изданія должны были печататься, преимуществуетъ русскій языкъ, тогда какъ на другихъ языкахъ, если не считать смёшанныхъ съ русскимъ языкомъ, появляется только одинъ журналъ на польскомъ языкѣ. Хотя въ теченіе разсматриваемаго года и замѣчается нѣкоторое оживленіе въ провинціальной журналистикѣ, но Петербургъ, какъ и ранѣе, остается первенствующимъ, только на этотъ разъ его охватываетъ какая-то особая страстность, въ немъ появляется 21 новое періодическое изданіе. Впрочемъ, въ то же самое время въ немъ же оканчиваютъ свое существованіе 17 изданій изъ 31 общаго числа прекратившихся.

Ниже следують подробныя сведенія, касающіяся періодическихь изданій какъ разрёшенныхь въ минувшемь году, такъ и прежнихъ лёть.

#### III.

## Изданія вновь разръшенныя въ 1890 году.

Приводя подробно программу этихъ изданій, мы, тёмъ самымъ, освобождаемъ себя отъ обязанности какъ въ отношеніи общей ихъ характеристики, такъ и критической оценки каждаго изданія въ отдёльности,—то и другое при ознакомленіи съ программами сдёлаетъ самъ читатель.

«Вибліографическій указатель россійской медицинской литературы». Разръшение на издание этого журнала въ С.-Петербургъ послъдовало 19-го октября. Журналъ спеціально библіографическій на русскомъ, польскомъ, шведскомъ, нёмецкомъ и другихъ языкахъ; цензурный, выходитъ 4 раза въ годъ; редакт.-изд. надв. сов. Казиміръ Іосифовичъ Змигродскій. Программа: Заглавія встать медицинских книгъ, брошюръ и статей, помъщенных въ другихъ повременныхъ медипинскихъ изданіяхъ, въ протоколахъ и трудахъ медипинскихъ ученыхъ обществъ, по следующимъ отделамъ медицины: анатомія, гистологія, физіологія, физіологическая химія, антропологія, патологическая анатомія и общая натологія, фармакологія, фармація, общая терапія; рецептура, физическіе методы леченія, діэтическое леченіе, гидротерапія и бальнеологія, частная патологія и терапія внутреннихъ болівней, діагностика, бактеріологія и паразитологія, эпидеміологія, ларингоскопія, риноскопія, зубоврачебная техника, хирургія, офтальмологія, отіатрія, бользин мочевыхъ и половыхъ органовъ, акушерство и гинекологія, детскія болезни, физическое воспитаніе и уходъ за детьми, психіатрія и нервныя бользни, гипнотизив, сифились и накожныя бользни, гигіена и діэтетика, судебная медицина и таксикологія, исторія медицины и медицинскихъ учрежденій, врачебный быть, земская медицина, медицинская статистика, военная и морская медицина, популярная медицина и ветеринарія. Въ концѣ года поименный списокъ авторовъ и предметный алфавитный указатель всъхъ статей, помъщенныхъ въ изданіи, а также прилагается французскій переводъ всёхъ изданій. Краткія рецензіи или рефераты о болёе выдающихся наччныхъ трудахъ.

«Больничная Гавета Боткина». Разрёшеніе на изданіе этой газеты въ Петербургів послідовало 20-го января. Газета спеціально-медицинская, еженедізльная, безцензурная; редакторы-издатели: д. с. с. Владиміръ Іасановичъ Алышевскій, д. с. с. Нилъ Ивановичъ Соколовъ, к. с. Александръ Аванасьевичт Нечаевъ, н. с. Василій Николаевичъ Сиротининъ, н. с. Николай Петровичъ Васильевъ и Сергій Сергіевичъ Боткинъ. Программа: 1) Оригинальныя статьи по всімъ отраслямъ клинической медицины по различнымъ отділамъ основныхъ медицинскихъ наукъ въ ихъ приміненіи къ практической медицинь; 2) рецензій книгъ, иміющихъ прямое отношеніе къ программіт газеты; 3) отчеты о засізданіяхъ русскихъ и иностранныхъ медицинскихъ обществъ; 4) обозрівніе о выдающихся работахъ изъ русской и иностранной прессы; 5) краткіе отчеты о діяттельности больницъ; 6) успіхи терапій, и 7) мелкія извісстія.

«Ветеринарный Врачъ». Разрътение на издане этого журнала въ городъ Деритъ послъдовало 5-го марта. Журналъ спеціально научно-ветеринарный, еженедъльный, цензурный; издательница жена ассистента Деритскаго ветеринарнаго института Антонина Карловна Ткаченко, редакторъ Николай Николаевичъ Ткаченко. Программа: 1) Статьи по всъмъ отраслямъ сравнительной патолія; 2) статьи, посвященныя клинической ветеринаріи, ветеринарной казуистикъ, судебно-ветеринарной медицинъ и эпизоотологіи съ ветеринарной полиціей; 3) статьи по нормальной и патологической анатоміи и гистологіи, физіологіи, фармакологіи и вообще по всъмъ вопросамъ неклиническихъ ветеринарно-медицинскихъ паукъ; 4) статьи по коннозаводству, скотоводству и

вопросамъ сельско-хозяйственной экономики вообще; 5) рефераты изъ русской и иностранной спеціальной печати; 6) критическія статьи и рецензіи о русскихъ и иностранныхъ книгахъ, касающихся программы журнала; 7) отчеты о засёданіяхъ ученыхъ и другихъ обществъ; 8) статьи по бытовымъ вопросамъ врачебно-ветеринарной жизни, исторіи ветеринаріи (преимущественно русской), біографіи и некрологи ветеринарныхъ врачей, а равно выдающихся дёятелей на поприщё медицины; 9) хроника явленій русской и иностранной жизни, имѣющихъ интересъ для ветеринарныхъ врачей, и 10) объявленія.

«Взаимное Страхован ie». Разръщение на издание этого журнала въ Петербургъ, какъ самостоятельнаго приложенія къ журналу «Русскій Въстникъ Страхованія», последовало 6-го марта. Журналь посвящень спеціально страховому лёду, ежемёсячный, цензурный; редакторь-издатель Владиміръ Лаврентьевъ. Программа: 1) Передовыя статьи по вопросамъ страхового дёла вообще и обозр'вніе и разработка въ частности отдівльных его видовь; 2) правительственныя изв'єстія, распоряженія и узаконенія, преинущественно им'єющія соотношеніе съ діломъ страхованія; 3) личный составъ и его изміненія въ представительствъ страхового дъла; 4) внутреннія извъстія и корреспонденцій; 5) хроника. Полный обзоръ и отчеты обо всемъ, что происходить въ течение мъсяца въ Россін и за границей по страхованію отъ огня, страхованію жизни во всёхъ его видахъ и проявленіяхъ, какъ въ русскихъ обществахъ, такъ и въ Россіи, въ агентствахъ иностранныхъ обществъ, страхование отъ градобития, отъ скотскаго падежа, страхованію зеркаль и стеколь, страхованію и транспортированію кладей и друг.; 6) народное здравіе, съ изв'єстіями о эпидеміи и эпизоотім и принятыхъ м врахъ; 7) статистика: статистическія данныя касательно дела страхованія; 8) научный отдёль: статьи научнаго содержанія, касающіяся дёла страхованія; 9) иностранныя корреспонденцін; 10) судебный отділь: краткіе отчеты и резюме о процессахъ, касающихся дела страхованія; 11) библіографія: обзоръ страховой литературы; 12) разныя извъстія; 13) литературный отдъль: повъсти, разсказы и фельетоны, инфющіе соотношеніе къ страхованію; 14) за и противъотділь полемическій; 15) почтовый ящикь, и 16) объявленія и отчеты страховыхъ обществъ.

Указанный выше срокъ выхода этого журнала быль измёненъ (съ 19-го марта): вмёсто одного—два раза въ мёсяцъ.

«Всемірная Библіотека. Сборникъ переводныхъ романовъ и повъстей». Разръшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послъдовало 6-го марта. Журналъ литературный, ежемъсячный, цензурный; редавторъ-издатель дворянинъ Константинъ Михайловичъ Плавинскій. Программа: 1) Романы и повъсти, исключительно переводные и 2) объявленія.

«Вѣдомости Нахичеванской на-Дону городской думы». Разрѣшеніе на изданіе этой газеты въ гор. Нахичевани-на-Дону послѣдовало 5-го марта. Газета эта посвящается спеціально дѣятельности городского общественнаго управленія, еженедѣльная, цензурная; изданіе городской думы подъ редакціей городского головы. Программа: Законоположенія и распоряженія правительства изъ офиціальныхъ источниковъ. Узаконенія и распоряженія правительства, которыя тѣсно касаются обывателей города или имѣютъ близкую связь съ

городовымъ положеніемъ. Распоряженія и извѣщенія правительственныхъ учрежденій. Протоколы засѣданій городской думы и обязательныя для жителей города постановленія. Распоряженія и извѣщенія городской управы; санитарныя свѣдѣнія, извѣстія о мѣстныхъ ножарахъ, несчастныхъ случаяхъ и т. п. происшествіяхъ въ городѣ; свѣдѣнія о подвѣдомственныхъ городской думѣ учрежденіяхъ и мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

«Въстникъ Иностранной Литературы». Разръшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послъдовало 16-го ноября. Журналъ беллетристическій, ежемъсячный, цензурный; издатель купецъ Григорій Оомичъ Пантельевъ, редакторъ жена к. а. Анна Николаевна Энгельгардтъ. Программа: Иностранные романы, повъсти и всякаго рода произведенія художественной литературы. Переводы историческихъ разсказовъ, біографій, мемуаровъ и всякаго рода очерковъ по исторіи культуры. Переводы путешествій и всякаго рода географическихъ и нравоописательныхъ очерковъ. Смъсь, анекдоты, извъстія, объявленія.

«Въстникъ Птицеводства». Разръшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послъдовало 5-го февраля. Журналъ спеціальный, иллюстрированный, ежемъсячный, цензурный; редакторъ-издатель г. с. Павелъ Николаевичъ Елагинъ. Программа: Оригинальныя и переводныя статьи по всъмъ отдъламъ птицеводства: куры, индъйки, гуси, утки, голуби, цесарки, павлины, фазаны; комнатныя и пъвчія, полевыя, лъсныя и болотныя птицы. Очерки и разсказы изъ жизни птицъ. Корреспонденціи. Дъятельность обществъ птицеводства русскихъ и иностранныхъ. Обозръніе литературы по птицеводству. Смъсь. Торговыя извъстія. Вопросы и отвъты на нихъ редакціи и свъдующихъ лицъ. Объявленія.

«Гигіэна. Охраненіе и возстановленіе здоровья гигіэною, климатомъ и водами». Разрёшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургё послёдовало 26-го ноября. Журналъ спеціально-медицинскій, цензурный, выходитъ два раза въ мёсяцъ; издатель почет. гражд. Василій Сергёввичъ Эттингеръ; редакторъ врачъ Павелъ Матвёввичъ Ольхинъ. Программа: Мёста для леченія водами, купаньемъ, климатомъ и вообще гигіеническими средствами. Спеціальныя лечебныя заведенія. Болёзни, излечимыя и облегчаемыя водами, климатомъ и гигіэническими мёрами и средствами. Частная гигіэна. Вліянія, вредныя для здоровья и мёры къ ихъ устраненію и предупрежденію. Жилище и его окрестности. Домашній комфортъ. Образъ жизни и средства ея поддержанія. Естествов'єдёніе и техника. Описаніе явленій, животныхъ, растеній и проч., вліяющихъ на здоровье. Приложеніе естествов'ёдёнія къ удовлетворенію практическихъ потребностей жизни. Путешествія. Маршруты. Разсказы, очерки и анекдоты, преимущественно знакомящіе съ жизнью въ м'ёстностяхъ для леченія гигіэническими средствами. Разныя объявленія.

«Другъ Семьи». Разръшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послъдовало 15-го августа. Журналъ научно-литературный, ежемъсячный, цензурный; редакторъ-издатель д-ръ Александръ Леонтьевичъ Эберманъ. Программа: Научныя статьи по всъмъ отраслямъ знанія (въ области искусства, изобрътеній, сельскаго хозяйства, земледълія, народной гигіены и популярной медицины; исторіи, географіи, лингвистики и друг. знаній, касающихся общежитія). Обученіе играмъ для домашнихъ развлеченій и медиципской гимнастики съ рисунками для нагляднаго объясненія. Отзывы о новыхъ книгахъ. Романы, пов'єсти и разсказы, преимущественно историческіе съ иллюстраціями. Ноты для фортепіано. Нов'єйшія моды (оба посл'єднихъ отд'єла, какъ приложенія). Объявленія.

«Женскій Въстникъ». Разръшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послъдовало 8-го мая. Журналь популярно-научный, педагогическій и литературный, ежемъсячный, цензурный; редакторы-издательницы: жена капитана Анна Петровна Мейбаумъ и жена к. с. Анна Адріановна Браилко. Программа: Оригинальныя и переводныя статьи, посвященныя: а) гигіэнъ, какъ женскаго, такъ и дътскаго организмовъ; б) статьи по воспитанію до-школьнаго періода; в) психологическія статьи и наблюденія надъ женской и дътской жизнью. Критико-историческія статьи. Литературная и педагогическая хроника. Беллетристика. Библіографія, объявленія и отвъты редакціи. Прибавленіе: статьи о домоволствъ и сельскомъ хозяйствъ.

«Живая Старина». Разръшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послъдовало 6-го октября. Журналъ ученый, безцензурный, выходить 4 раза въ годъ; издатель Этнографическое отдъленіе Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, редакторъ Владиміръ Ивановичъ Ламанскій. Программа: Изслъдованія, наблюденія, разсужденія. Небольшіе матеріалы съ примъчавіями намятники языка и народной словесности, русскіе и историческіе. Критика и библіографія. Обзоръ этнографической литературы русской и иностранной. Смъсь. Частныя замътки. Ученыя новости. Дъйствія ученыхъ обществъ въ Россіи и за границею.

«Jezdziec i Mysliwy» (Бздокъ и Охотникъ). Разръшение на издание этого журнала въ гор. Варшавъ послъдовало 14-го декабря. Журналъ издается на польскомъ языкъ и посвященъ спеціально коннозаводству и охотъ, цензурный, выходитъ два раза въ мъсяцъ; редакторъ-издатель Станиславъ Ософиловичъ Витовскій. Программа: Статьи но коннозаводству и коневодству вообще. Дъйствія и распоряженія правительства. Описаніе скаковыхъ и охотничьихъ проистествій, а также спортовые романы. Отчеты о скаковыхъ состязаніяхъ въ имперіи. Отчеты о заграничныхъ скачкахъ. Віографіи извъстныхъ коннозаводчиковъ и спортсменовъ. Отчеты о гребныхъ гонкахъ и состязаніяхъ велосипедистовъ. Объявленія, отвъты редакціи. Рисунки скачекъ, лошадей, охотъ, портреты коннозаводчиковъ. Во время скачекъ въ Варшавъ журналъ этотъ выходитъ ежедневно въ видъ прибавленій въ предълахъ программы.

«Липецкій Листокъ». Разрешеніе на изданіе этой газеты въ гор. Липецкей последовало 24-го іюня. Газета литературная и общественной жизни, цензурная, еженедёльная, выходящая во время лечебнаго сезона (съ 15-го мая по 15-е сентября); издатель правленіе Липецкихъ минеральныхъ водъ, редакт. с. с. Александръ Николаевичъ Соловьевъ. Программа: Текущія городскія новости. Фельетонъ: очерки и извёстія беллетристическаго, историческаго и описательнаго содержанія, по возможности отличающіяся мёстнымъ интересомъ, стихотворенія. Мёстныя справочныя свёдёнія и объявленія.

«Миссіонерскій Сборникъ». Разрѣшеніе на изданіе этого сборника послѣдовало въ 1890 году, но опъ долженъ былъ пачать свой выходъ въ 1891 г.

Хотя сборникъ издается какъ прибавленіе къ «Рязанскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ», но, не смотря на это, его слёдуетъ считать самостоятельнымъ изданіемъ. Программа: Отдълъ І офиціальный. Узаконенія и распоряженія гражданской, центрально-церковной и мёстной епархіальной власти относительно миссіонерскаго діла, равно какъ относительно положенія сектантовъ, раскольниковъ и инородцевъ не христіанъ, тёхъ, какіе встрёчаются въ предёлахъ рязанской епархів. Офиціальные отчеты и извлеченія изъ нихъ, епархіальныхъ миссіонеровъ и миссіонерскихъ учрежденій, имъющихъ непосредственное отношеніе въ миссіонерскому дівлу. Отдівль II. Епархіальныя извівстія: свібдінія о дівятельности пастырей церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій рязанской епархіи въ борьбъ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ, объ открытіи миссіонерскихъ библіотекъ, о собесъдованіяхъ, обращеніяхъ въ праваславіе и т. п. Сведёнія о местномъ сектантстве, расколе и инородческомъ нехристіанскомъ населеніи и о выдающихся дівтеляхь среди ихъ. Отдівль Ш. Литературный: собесвдованія и бесвды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ. Научно-литературныя статьи и замътки по исторіи и обличенію сектантства и раскола. Вибліографическія замътки о книгахъ и журнальныхъ статьяхъ, имъющихъ отношение къ миссионерскому дёлу и полезныхъ для мёстныхъ миссіонеровъ и пастырей церкви въ муъ борьбъ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ. Списки рекомендуемыхъ для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ. Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и полемики съ ними. Отдель IV. Иноепархіальныя извёстія: распоряженія и действія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и противораскольнической миссіи, имбющія практическій интересъ и полезныя для мъстной рязанской миссіи. Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и нагонетанства (трудами миссіонеровъ или пастырей церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внв рязанской епархіи.

«Московская Иллюстрированная Газета». Разрышеніе на изданіе этой газеты въ Москвъ послъдовало 19-го января. Газета литературная и политическая, цензурная, ежедневная; редакторъ-издатель Николай Никитичъ Собдовъ. Газета эта издается вибсто «Русскаго Сатирическаго Листка», тоже выходившаго въ Москвъ. Программа: Святцы. Историческія сказанія о православныхъ святыняхь. Виды зам'вчательных в храмовь и обителей. Торжественныя богослуженія. Историческій ежегодникъ, напоминающій выдающіяся событія русской и всеобщей исторіи. Календарныя и метеорологическія сведенія. Телеграммы телеграфныхъ агентствъ и собственныхъ корреспондентовъ. Московскій отдель: деятельность московской администраціи, городского общественнаго управленія и земства. Статистическія свёдёнія. Санитарное состояніе города. Иллюстрированные отчеты о засъданіяхъ ученыхъ и художественныхъ обществъ. Иллюстрированный дневникъ происшествій. Въсти клижныхъ магазиновъ и типографій. Въсти съ биржи. Въсти изъ почтанта: наложенные платежи, недоставленныя письма и телеграммы. Свадьбы и похороны. «Старая и новая Москва»: рисунки, планы и описанія замічательных зданій какъ уничтоженных, такъ и возникающихъ, старые барскіе дома: домовые храмы, историческія коллекціи, портретныя галлерен и проч. Заграничные паспорты, выдаваемые изъ канцеляріи генералъ-губернатора. Судебная хроника безъ обсужденія рішеній. Отділь прійзжихъ: прибывшіе въ Москву. Біографіи и портреты прійзжихъ знаменитостей. Постановленія обязательныя для обывателей. Время прієма у высокопоставленныхъ лицъ,
докторовъ, адвокатовъ и въ редакціяхъ ежедневныхъ изданій. Достопримічательности города, музеи, картинныя галлереи, выставки, библіотеки, общественныя собранія, клубы, театры и увеселенія. Больницы и лечебницы. Почта и желізныя дороги. Таблицы для провірки часовъ по московскому времени. Лучшія
гостинницы и магазины. Аукціоны. Фельетоны: научный, журнально-библіографическій, художественный, театрально-музыкальный и охотничій, беллетристика.
Справочный отдівлъ: лекарственные совіты съ разрішенія московскаго врачебнаго управленія. Судебный указатель. Спектакли, концерты, гулянья и проч.
Портреты, рисунки, ноты и иллюстраціи къ тексту по всімъ отдівламъ программы. Афиши, рекламы и объявленія. Безилатныя приложенія литературныя
и художественныя.

«Муза, музыкальный журналь для семьи и школы». Разрешеніе на изданіе этого журнала въ Петербурге последовало 23-го октября. Журналь спеціально-музыкальный, цензурный, ежемесянный; издатель купецъ Александръ Егоровичь фонъ-Миллеръ, редакторъ учитель музыки Николай Тивольскій. Программа: Музыкальныя пьесы для фортепіано и разныхъ инструментовъ, а также и лля пёнія.

«Общество для распространенія коммерческих з наній». Разрішеніе на изданіе этого журнала въ Петербургі послідовало 10-го октября. Журналь справочнаго характера, цензурный, выходить неопреділенно и только для членовь общества; издатель общество, редакторь кандидать коммерц. Анатолій Сімечкинь. Программа: Извіщенія о предстоящих собраніяхь, докладахь и бесідахь. Извіщенія объ открываемых при обществі лекціяхь, курсахь и классахь. Списокъ лиць, предложенныхь къ баллотировкі и выбаллотированных частными собраніями въ члены общества. Каталогь библіотеки общества. Сообщенія о поступившихь въ пользу общества пожертвованіяхь. Періодическія відомости о движеніи суммь общества. Извлеченіе изъ журналовь засіданій совітовь. Постановленія общихь, очередныхь и экстренныхь собраній членовь. Краткое содержаніе читанныхь докладовь, происходившихь бесідь, состоящихся лекцій и чтеній. Извіщенія о вакантныхь містахь и о лицахь, ищущихь себіт занятій, и объявленія.

«Пантобибліонъ». Разрѣшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургѣ послѣдовало 15-го декабря. Журналъ библіографическій, цензурный, ежемѣсячный; издатели т. с. Алоизій Кѣршъ и к. а. Владиміръ Орловскій, редакторъ А. Кѣршъ. Программа: Справочно-библіографическія указанія относительно текущей научной литературы какъ русской, такъ и иностранной. Новыя книги: содержаніе, названіе авторовъ, заглавіе, годъ и мѣсто изданія, форматъ и объемъ, имя издателя и цѣна книги. Краткія рецензіи о выдающихся произведеніяхъ какъ отечественной, такъ и заграничной научной литературы. Рецензіи печатаются на томъ языкѣ, на какомъ напечатана и обозрѣваемая книга. Объявленія на всѣхъ европейскихъ языкахъ.

«Помощь Самообразованію». Разрѣшеніе на изданіе этого журцала въ гор. Саратовъ послъдовало 6-го октября. Журналъ научно-литературный и иллюстрированный, цензурный, выходить 4 раза въ годъ; редакторъ-издатель н. с. Апполинарій Оедотовичь Тельнихинь. Программа: Публичныя лекціи и популярно-научныя статьи по естествознанію, исторіи, географіи, политической экономін, гражданскому и уголовному праву, литературів, медицинів и другимь отраслямъ наукъ. Біографіи ученыхъ. Классическія творенія великихъ писателей, какъ поясненія къ статьямъ по всеобщей исторіи и исторіи дитературы. Прикладныя знанія: статьи о разныхъ техническихъ производствахъ, описанія нашинъ и изобрътеній съ біографіями изобрътателей и другихъ дъятелей въ области промышленности. Описаніе промысловъ и ремеслъ. Искусство. Исторія искусствъ, снимки съ художественныхъ произведеній, біографіи художниковъ, ноты лучшихъ музыкальныхъ произведеній, виды и планы театровъ, біографіи артистовъ. Отделъ посредничества, въ которомъ будутъ помещаться подписчиками интересующіе ихъ вопросы и даваемые на нихъ другими подписчиками отвѣты. Описаніе путешествій, изображенія замічательных в містностей и народовъ. Объявленія.

«Приволжскій Въстникъ Охоты». Разръшеніе на изданіе этой газеты въ гор. Саратовъ послъдовало 18-го мая. Газета спеціальная, литературная и иллюстрированная, цензурная, еженедъльная; издатели: капит. Корнелій Владиславовичъ Тхоржевскій, двор. Павелъ Ивановичъ Телепневъ и потом. почети. гражд. Иванъ Парфеновичъ Горизонтовъ, редакторъ К. В. Тхоржевскій. Программа: Дъйствія и распоряженія правительства, касающіяся всъхъ отраслей охоты. Передовыя статьи по всъмъ вопросамъ охоты. Хроника явленій изъ міра охоты какъ русской, такъ и заграничной. Корреспонденціи русскія и иностранныя по предмету охоты. Смъсь (извлеченіе изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ по предмету охоты. Смъсь (извлеченіе изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ по предметамъ охоты). Фельетонъ (повъсти, разсказы, очерки, сцены изъ охотничьей жизни). Статьи по отдъламъ: ружейной и псовой охоты, рыболовства, лошадинаго спорта, сабаководства, птицеводства и оружія. Статьи по вопросамъ, касающимся военныхъ охотничьихъ командъ. Отчеты о бъгахъ, садкахъ, гонкахъ и вообще по вопросамъ спорта. Рисунки и политипажи. Объявленія.

«Промышленная Россія. La Russie industrielle». Разрёшеніе на изданіе этой газеты въ Москвё послёдовало 6-го іюня. Газета торгово-справочнаго характера, на русско-французскомъ языкё, цензурная, выходить два раза въ мёсяцъ; редакторъ-издатель итальянскій подданный Альбертъ Христофоровичъ Бленджини графъ де-Торричелло. Программа: Статьи и извёстія о минералогическихъ богатствахъ въ Сибири, на Кавказё и въ другихъ мёстностяхъ Россійской имперіи. Указатель новёйшихъ изобрётеній, фабрикъ, заводовъ, земледёльческихъ товариществъ, разведенія винограда, мануфактуры, общества желёзныхъ дорогъ и пароходства, общества страхованій, банковъ, техническихъ бюро, общественныхъ работъ, морскихъ, грузовыхъ пароходовъ, таможень, биржъ, морскихъ и сухопутныхъ транспортовъ и библіографія по отдёламъ, входящимъ въ программу изданія. Объявленія и рекламы.

«Професіональная Школа». Разръшеніе на изданіе этой газеты въ Кіевъ

носледовало 18-го сентября. Газета, носвященная изученію разнаго рода практическихъ знаній, цензурная, еженедёльная; редакторъ-издательница домашняя учительница Олимпія Васильевна Кулицкая. Программа: Правительственныя распоряженія по учебному и профессіональному делу. Руководящія статьи. касающіяся разныхъ отраслей домашняго хозяйства и промышленности, а также статьи выясняющія значеніе того или другого вида ручного труда и ремесль въ дълъ профессіонального образованія. Отдълы спеціальные: домоводство, садоводство, огородничество, льноводство, шелководство, птицеводство, молочное хозяйство, ичеловодство, приготовление варений изъ фруктовъ и овощей, консервовъ и соленій, кулинарное искусство въ связи съ элементарными знаніями домашней гигіены, прачечное діло, шитье ручное и машинное, кройка бізлья и платьевъ дамскихъ и детскихъ, модное мастерство, вышиванья, деланіе цветовъ, изготовление дамскихъ шляпъ и головныхъ уборовъ, ткацкое мастерство. составленіе узоровъ для вышивокъ и кружевныхъ работъ, товаровъдъніе и счетоводство въ примънени къ домашнему хозяйству и промышленности. Усовершенствованія въ области искусствъ ручного труда и ремеслъ. Краткія біографіи выдающихся людей въ области естественнаго хозяйства и промышленности. Наблюденія надъ жизнью детей и вообще заметки изъ школьнаго міра. Святочные разсказы. Корреспонденціи, касающіяся ремесль и промысловь, преимущественно кустарныхъ. Программы существующихъ профессіональныхъ и техническихъ школь, а также школьные отчеты. Чертежи и рисунки, какъ поясненія, относящіеся къ ручному труду, ремесламъ и домашнему хозяйству. Отзывы о книгахъ. одобренныхъ министерствомъ народнаго просвъщенія, преимущественно же о пособіяхъ и учебникахъ, относящихся къ профессіональному обученію. Рецепты и совъты по домашнему хозяйству и разнымъ отраслямъ образованія. Краткія свъпфнія, касающіяся сохраненія здоровья чрезъ опрятность въ обстановко и умфренность въ образъ жизни. Отвъты редакціи. Объявленія.

«Ревельскій Городской Листокъ». Разрешеніе на изданіе этой газеты въ гор. Ревель последовало 5-го марта. Газета литературная и общественной жизни, цензурная, ежедневная; редакторъ-издатель Яковъ Кырву. Программа: Важнейшія правительственныя распоряженія. Служебныя назначенія и перемены въ личномъ составь присутственныхъ местъ Эстляндской губерніи. Отчеты о заседаніяхъ городскихъ думъ и интереснейшихъ судебныхъ разбирательствахъ. Хроника местныхъ происшествій. Городской справочный указатель: извещеніе о спектакляхъ, концертахъ и другихъ общественныхъ увеселеніяхъ, списокъ дёлъ, назначенныхъ для разбирательства въ судахъ окружномъ и мировомъ. Заметки, касающіяся экономическихъ и другихъ сторонъ местной жизни. Базарныя цёны на продукты и припасы. Виржевыя и торговыя известія. Ведомость недоставленныхъ депешъ. Советы и рецепты для домашняго хозяйства. Обозрёніе мёстныхъ газетъ. Небольшіе разсказы и анекдоты. Частныя объявленія.

«Санитарное Дёло. Органъ общественной и частной гигіены». Разрёшеніе на изданіе этой газеты въ Петербургё послёдовало 8-го мая. Газета спеціально-медицинская, цензурная, еженедёльная; редакт.-издат. д. с. с. д-ръ медицины Яковъ Марковичъ Шмулевичъ. Программа. Статьи оригинальныя и переводныя по вопросамъ общественной и частной гигіены. Засёданія ученыхъ

«ИСТОР, ВЪСТИ.», ПОНЬ, 1891 г., т. XLIV.

обществъ: протоколы и рефераты по докладамъ гигіеническаго содержанія. Критика и библіографія. Анализъ сочиненій по гигіень общественной и частной. Фельетонъ. Статьи и лекціи по вопросамъ общественной и частной гигіены въ общедоступномъ изложеніи. Вопросы и отвѣты. Абонентамъ и постороннимъ лицамъ предоставлено право обращаться въ редакцію съ вопросами по общественной и частной (семейной) гигіень, которые будутъ печататься подъ текущими нумерами съ отвѣтомъ подъ теми нумерами. Здѣсь же будетъ помѣщаться вся корреспонденція редакціи. Хроника. Текущія событія, извѣстія изъ общей прессы, имѣющія гигіеническій интересъ или касающіяся общественныхъ условій врачей. Правительственных распоряженія относительно общественныхъ гигіеническихъ мѣръ, повальныхъ бользней и вообще медицинской части и медицинскаго сословія. Движеніе врачей по службѣ.

«Саратовскій Санитарный Обзоръ». Разрёшеніе на изданіе этой газеты въ гор. Саратовё послёдовало 19-го іюля. Газета спеціально-медицинская, цензурная, выходить два разда въ мёсяць, издается губернскою управою; редакторъ, врачь Молесонъ. Программа: Регистрація свёдёній о заболёваніяхъ и эпидеміологическихъ матеріаловъ. Регистрація движенія населенія (статистика смертности и рождаемости). Статьи и рефераты по медицинской статистикі, географіи и топографіи. Научные библіографическіе обзоры, извлеченія изъ засёданій различныхъ врачебныхъ съёздовъ и обществъ, извлеченія изъ докладовъ земскихъ и городскихъ управъ и постановленій земскихъ и думскихъ собраній, медицины касающихся. Статьи по земской и городской медициніъ и общественной и частной гигіент. Практическая дтятельность земскихъ врачей во время эпидемій. Замётки изъ врачебной практити земскихъ врачей. Объявленія.

«Сборникъ Саратовскаго Земства». Разрѣшеніе на изданіе этого журнала въ гор. Саратовѣ послѣдовало 19-го іюля. Журналъ этотъ посвященъ мѣстнымъ интересамъ, цензурный, выходитъ по мѣрѣ накопленія матеріала, а во время мѣстныхъ выставокъ ежедневно или, смотря по надобности, выпускается «Листокъ Саратовской Выставки»; издается губернскою земскою управою подъ редавціею предсѣдателя управы. Программа: Постановленія и распоряженія правительства. Земское и городское хозяйство, земскія извѣстія и обзоры дѣятельности земскихъ городскихъ учрежденій Саратовской губерніи. Монографіи, матеріалы и свѣдѣнія по археологіи, исторіи, этнографіи, народному образованію, по физической географіи, метеорологіи, почвовѣдѣнію, экономическому быту, сельскому хозяйству, промышленности, торговлѣ, кредиту, медицинѣ, ветеринаріи и статистикѣ. Мѣстная хроника: сообщенія, отчеты и обзоры дѣятельности мѣстныхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій и ученыхъ обществъ. Справочныя извѣстія и объявленія.

«Сибирскій Листокъ». Разрѣшеніе на изданіе этой газеты въ гор. Тобольскѣ послѣдовало 6-го октября. Газета торгово-промышленная, цензурная, выходить два раза въ недѣлю; редакторъ-издатель купецъ Александръ Адріановичъ Сыромятниковъ. Программа: Статьи и извѣстія по сельско-хозяйственнымъ и торгово-промышленнымъ вопросамъ. Вѣдомости о состояніи мѣстныхъ рынковъ, въ особенности хлѣбныхъ рынковъ. Котировка денежнаго курса и фонвъ. Тобольская городская хроника: городскія происшествія, по свѣдѣніямъ, получаемымъ изъ полиціи. Распоряженія правительства и мѣстнаго начальства. Внутреннія извѣстія: мѣстныя извѣстія торгово-промышленнаго характера. Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Собственныя торговыя телеграммы. Отвѣты редакціи. Объявленія.

«Страховое Обозрѣніе». Разрѣшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургѣ послѣдовало 22-го января. Спеціальный журналъ, посвященный страховому дѣлу, цензурный, ежемѣсячимй; редакторъ-издатель кол. рег. Алексѣй Михайловичъ Бунаковъ. Программа: Правительственныя постановленія и распоряженія, относящіяся до страхового дѣла. Обсужденіе вопросовъ по страховому дѣлу. Внутреннія и иностранныя извѣстія, касающіяся страхового дѣла, Хроника страховыхъ дѣйствій. Корреспонденція въ предѣлахъ программы. Юридическій, статистическій и техническій отдѣлы въ предѣлахъ программы. Оригинальныя и переводныя статьи по страховому дѣлу. Обзоръ страховой литературы. Отвѣты и разъясненія редакціи по предложеннымъ ей вопросамъ, касающимся страхового дѣла. Справочный отдѣлъ. Отчеты и балансы страховыхъ обществъ. Объявленія.

«Труды Общества Русскихъ Врачей». Разрѣшеніе на изданіе этого журнала въ Петербургѣ послѣдовало 23-го октября. Журналъ спеціально-медицинскій, безцензурный, выходитъ ежемѣсячно, кромѣ іюля, августа и сентября, издается обществомъ русскихъ врачей; редакт. д-ръ Михаилъ Владиміровичъ Яновскій. Программа: Научныя сообщенія, сдѣланныя въ обществѣ. Замѣчанія, возраженія и пренія по предметамъ сообщеній. Протоколы засѣданій. Приложенія, состоящія изъ ученыхъ трудовъ, издаваемыхъ на счетъ общества.

«Фельдшеръ». Разръменіе на изданіе этого журнала въ Петербургъ послѣдовало 23-го іюня. Журналъ спеціально-медицинскій, цензурный, выходитъ два раза въ мѣсяцъ; редакт.-издат. врачъ Борисъ Абрамовичъ Оксъ. Программа: Самостоятельныя и передовыя статьи медицинскаго содержанія, въ доступномъ пониманію фельдшеровъ изложенін, о сущности, предупрежденіи и леченіи болѣзни, объ уходѣ за больными и о помощи въ несчастныхъ случаяхъ. Общедоступныя статьи по общей и частной гигіенѣ и о простѣйшихъ способахъ распознаванія фальсификаціи пищевыхъ продуктовъ. Статьи и корреспонденціи объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и дѣятельности фельдшеровъ. Мелкія извѣстія, рефераты и рецензіи книгъ, въ предѣлахъ программы журнала. Отвѣты редакціи и объявленія.

«Художникъ. Иллюстрированный журналь искусствъ и изящной литературы». Разрешение на издание этого журнала въ Петербурге последовало 24-го мая. Журналъ художественно-литературный, иллюстрированный, съ приложениями, цензурный, выходитъ 2 раза въ месяцъ, редакторъ-издатель д. с. с. Василий Григорьевичъ Авсенко. Программа: Изящная словесность: стихотворения, романы, повести, разсказы, очерки и драматическия произведения, оригинальныя и переводныя. История, археология, география: очерки, мемуары, воспоминания, путемествия. Обозрение литературы и искусствъ: литературная, художественная и музыкальная критика и библіография. Художественныя новости. Хроника. Обзоръ текущихъ событій, какъ поясненіе къ портретамъ и рисункамъ. Фельетонъ общественной и художественной жизни. Разныя известія и

смёсь. Рисунки въ текстё и приложеніяхъ: копіи съ картинъ, оригинальные рисунки, портреты, рисунки къ событіямъ текущей жизни.

«Художественный Сборнивъ работъ русскихъ архитекторовъ и инженеровъ». Разръшение на издание этого журнала въ Москвъ послъдовало 3-го декабря. Журналь спеціальный, иллюстрированный, цензурный, выходить отъ 3 до 6-ти разъ въ годъ; редакторъ-издатель архитекторъ Адольфъ Адольфовичь Нетыкса. Программа: Отдель художественный: планы, разрезы, фасады, детальные чертежи различныхъ гражданскихъ построекъ и сооруженій, рисунки ткани, мебели, бронзы, иконостасовъ, цервовной утвари, и все то, что такъ или иначе имъетъ отношение къ постройкамъ зданий, ихъ внутреннимъ убранствамъ или удобствамъ. Отдълъ литературный: Объяснение рисунковъ, поивщаемых въ сборникв. Практическія статьи по всёмь отраслямь строительнаго искусства. Исторія развитія зотчества, живописи и ваянія вообще, а въ Россіи въ особенности. Этюды изъ области искусства древняго и современнаго въ видахъ приложенія или приміненія къ новійшему искусству. Отчеты о выставочныхъ конкурсахъ, артистическихъ или научныхъ собраніяхъ. Хроника архитектурная. Корреспонденція. Критика исполнительной части построекъ, касающаяся ихъ хозяйственной стороны. Подробное объяснение конкурсовъ и результатовъ последнихъ. Сведенія о ценахъ на различные матеріалы, имеющіе отношеніе къ постройкамъ. Вопросы, отвёты и советы. Обзоръ спеціальной иностранной періодической печати. Архитектурная и художественная библіографія. Біографіи художниковъ съ ихъ портретами. Рисунки и чертежи. Объявленія.

«Царь-Колоколъ». Разръщеніе на изданіе этого журнала въ Москвъ последовало 6-го іюня. Журналь литературный, иллюстрированный, цензурный, еженедівльный; издатель дворянинь Эдуардь Эдуардовичь Гиппіусь; редакторь дворянинъ Константинъ Николаевичъ Цвътковъ. Программа: Литературный отдёль: Оригинальные и переводные романы, повёсти, разсказы, путешествія, стихотворенія. Историческій отділь: Статьи по отечествовідізнію съ рисунками замъчательныхъ мъстностей Россіи, историческихъ зданій, церквей, монастырей, памятниковъ и т. п. Научный отдель: Научныя новости, открытія, изобретенія и техническія усовершенствованія. Домашняя гигіена: содержаніе жилищъ, пища, одежда, первая помощь въ болезняхъ и несчастныхъ случаяхъ; полезные советы матерямъ: уходъ за здоровыми и больными дётьми. Біографическій отдёлъ: замъчательные современники, русскіе и иностранные, пріобръвшіе извъстность въ наукъ, литературъ, искусствахъ, государственные люди и военные дъятели (съ портретами). Отдель искусствъ: живопись, ваяніе, музыка, театръ. Художество въ приложении къ промышленности и домашнему быту. Кустарныя издёлія. Отдълъ хозяйственный: научныя новости въ примъненіи къ хозяйству. Уходъ за домашними животными и птицами и ихъ леченіе. Фруктовый и цвёточный садъ, огородъ, пчельникъ. Комнатная культура цвътовъ и растеній. Домоводство. Полезныя домашнія производства, заготовленіе продуктовъ въ прокъ и ихъ храненіе; домашнее хозяйство и кухня. Модный отдёль: отдёлка и убранство комнать. Общественная жизнь: ссудо-сберегательныя кассы; страхованіе жизни и имущества; противупожарныя ибры, пожарныя общества; благотворительныя учрежденія, больницы, обширныя торговыя предпріятія и т. п. Сифсь: мелочи, анекдоты, игры, задачи и т. п. Библіографическія зам'єтки. Частныя объявленія.

«Шахматы». Разрешеніе на изданіе этого журнала въ Петербурге последовало 6-го февраля. Журналь посвящень шахматной игре, цензурный, ежемесячный; редакторь-издатель Николай Егоровичь Митропольскій. Программа: Шахматныя партіи, задачи, анализы дебютовь; статьи по теоріи и литературе шахматной игры; біографіи и портреты известныхь шахматистовь; разсказы, очерки и анекдоты изъ жизни шахматныхь игроковь; известія, относящіяся къ шахматной жизни какъ въ Россіи, такъ и за границею и вообще статьи, какъ оригинальныя, такъ и переводныя, имеющія отношенія къ шахматной игре. Отдель, посвященный шахматной игре, въ коемъ будуть помещаться шашечныя партіи, задачи, а также и статьи, относящіяся къ шахматной игре.

«Шахматный Журналь». Разрышене на издане этого журнала въ Петербургы послыдовало 6-го февраля. Журналь посвящается спеціально шахматной игры, цензурный, ежемысячный; редакторы-издатель кол. секр. Александры Константиновичы Марковы и редакторы домашній учитель Эмануилы Шифферсы. Программа: Исторія и теорія шахматной игры, анализы игранныхы партій, задачи и извлеченія изы иностранныхы шахматныхы журналовы и вообще все, относящееся до шахматной игры.

Въ декабръ мъсяцъ 1889 года дано было разръшение на издание въ Петербургъ журнала «Учитель-Лингвистъ», который началъ выходить въ прошломъ 1890 г. и имълъ такой успъхъ, что потребовалось второе издание; программа этого журнала была приведена нами въ обзоръ периодическихъ изданий 1889 г. Въ прошломъ году, 6-го октября, послъдовало разръшение на раздъление этого журнала на двъ совершенно самостоятельныя части и выпускать ихъ подъ названиемъ: «Учитель - Лингвистъ». Курсъ первый для незнающихъ и дътей и «Учитель - Лингвистъ» — Курсъ второй для нъсколько знающихъ и взрослыхъ. Такимъ образомъ одна изъ частей этого журнала должна считаться какъ бы новымъ периодическимъ изданиемъ. Оба курса выходятъ подъ цензурой и ежемъсячно и издаются по слъдующимъ программамъ.

Программа 1-го курса: Отд. 1-й. Лингвистика и жизнь. Статьи и замѣтки по языкознанію, рецензіи и проч. Отд. 2-й. Французскій яз. Отд. 3-й. Нѣмецкій яз. Отд. 4-й. Англійскій яз. Отд. 5-й. Шведскій яз. Отд. 6-й. Итальянскій яз. (По каждому языку даются разсказы, сказки, повѣсти, анекдоты, стихотворенія, образцы писемъ, діалоги и проч., расположенные въ систематическомъ порядкѣ для изученія языка какъ практически, такъ и теоретически, посредствомъ самостоятельныхъ работь, для которыхъ дано все необходимое, какъ-то: примѣчанія, слова, транскрипція, вопросы и для провѣрки работы «Ключъ»). Отд. 7-й. Объясненіе занятій, переводъ текста на русскій яз., отвѣты на данномъ языкѣ, переводъ ихъ на русскій и проч. Этоть отдѣлъ предназначенъ также для иностранцевъ, желающихъ изучить русскій яз., причемъ ключемъ къ ихъ занятіямъ служатъ отдѣлы 2, 3, 4, 5 и 6-й. Отд. 8-й. Наша корреспонденція: отвѣты на вопросы подписчиковъ, указаніе способа занятій и подробное объясненіе всего затруднительнаго при изученіи языковъ. Указаніе учебниковъ, руководствъ, словарей и проч. пособій по языкознанію. Отд. 9-й. Объявленія.

Программа 2-го курса. Отд. 1-й. Научно-педагогическій. Статьи по методик'в языкознанія. Новые вопросы лингвистики. Біографіи и другія св'єд'єнія

о замъчательныхъ лингвистахъ, переводчикахъ и вообще дъятеляхъ на поприщъ языкознанія. Сведенія о съездахъ лингвистовъ, отчеты филологическихъ обществъ и т. и. Интересные факты изъ жизни великихъ людей-знатоковъ иностранныхъ языковъ. Авекдоты, сцены и факты изъ обыденной жизни, касаюшіеся языкознанія. Отд. 7-й. Новости лингвистики. Новыя сочиневія по языкознанію: научныя, учебныя, словари и друг. Игры и учебныя пособія для изученія иностранныхъ и родного языка. Рецензіи. Обзоръ филологическихъ журналовъ. Отд. 2-й. Французскій яз. Отд. 3-й. Німецкій яз. Отд. 4-й. Англійскій яз. Отд. 5-й. Шведскій яз. Отд. 6-й. Итальянскій яз. (По каждому языку даются романы, разсказы, повъсти, стихотворенія и проч., съ переводомъ всего затруднительнаго и необходимыми примъчаніями. На языкахъ наиболюе употребительныхъ въ коммерческихъ сношеніяхъ, даются образцы писемъ, телеграмиъ, дёловыхъ бумагъ, счетовъ и проч. съ переводомъ на русскій. Военные діалоги). Отд. 8-й. Наша корреспонденція. Отв'яты на вопросы подписчиковъ, указаніе способа занятій и подробное объясненіе всего затруднительнаго при изученіи иностранныхъ яз. Указаніе учебниковъ, руководствъ, словарей и другихъ пособій по языкознанію. Отд. 9-й. Объявленія.

#### Возобновленіе изданія.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1890 г. дано было право кн. С. П. Урусову издавать въ Москвѣ журналъ «Лошадь», но журналъ этотъ фактически не выходилъ и потому въ прошломъ году возобновлялось право на изданіе, причемъ самый журналъ получилъ другое названіе.

#### Измѣненіе въ программахъ журналовъ.

Въ течение 1890 г. измънена программа въ 17 періодическихъ изданіяхъ, но эти изивненія, въ сиыслю расширенія, не существенны и весьма незначительны за исключениемъ двухъ журналовъ, программа которыхъ совершенно обновлена. Эти два последнихъ изданія: «Гонеопатическій Вестникъ» и «Справочный Листокъ»; вийсти съ переминою программы они изминили и свое первоначальное название: журналъ «Гомеопатическій Въстникъ» въ «Врачъ-Гомеопатъ», а газета «Справочный Листокъ», выходящая въ г. Казани, въ «Казанскія Извъстія». Всъ изданія измънившія свою программу поименованы ниже въ алфавитномъ порядкѣ и съ указаніемъ изміненій. Журналъ «Артистъ, театральный, музыкальный и художественный журналь» --- дополнень беллетристическимь отдёломь; журналь на польскомъ языкъ «Ateneum» — отдъломъ политическое обозръніе; газета «Бессарабскій Въстникъ» — коммерческимъ отдёломъ; газета «Wesenberger Anzeiger» — отдъловъ объявленій объ ивъющихъ быть судебныхъ засъданіяхъ и разборахъ дёлъ; журналъ «Гомеопатическій Вѣстникъ» (нынѣ «Врачъ-Гомеопатъ») издается по слъдующей программъ: Оригинальныя и переводныя статьи по всёмъ отраслямъ медицины, связаннымъ какимъ бы то ни было общимъ интересомъ съ гомеопатіею. Терапевтическія замътки, практическія наблюденія, домашняя медицина. Физіологическое действіе лекарствъ на организиъ

человъка и животныхъ (фармакодинамика). Рефераты изъ засъданій гомеопатическаго общества. Новости въ медицинъ вообще и въ гомеопатіи въ особенности. Вибліографія. Некрологъ. Хроника событій въ гомеопатическомъ мірѣ и мелкія извъстія изъ врачебнаго быта. Корреспонденція. Объявленія. Программа журнала «Въстникъ Воспитанія» расширена дозволеніемъ помъщать: оригинальныя и переводныя статьи, критику и библіографію, мелкія сообщенія (рефераты), хронику, приложенія (литературно-педагогическіе очерки, разсказы, воспоминанія и т. п.), объявленія; въ журналь «Въстникъ Моды. Иллюстрированный журналъ моды, хозяйства и литературы» — добавляется литературный отдель; газеты «Düna Zeitung» — помещениеть: судебныхь отчетовъ, рефератовъ о судопроизводствъ и судоустройствъ и вообще свъдъніями по судебной части, но безъ права обсужденія судебныхъ рішеній; въ журналів «Женское Образованіе. Педагогическій листокъ для родителей, наставницъ и наставниковъ» и т. д. (Названіе этого журнала теперь нівсколько измёнено) добавленіемъ отдёловъ: Обозрёніе педагогической журналистики и литературы въ Россіи, обозрѣніе иностранной педагогической журналистики и литературы, народная школа въ Россіи и за границей, смёсь, мелкія изв'ястія и факты изъ области воспитанія и обученія; въ журнал'я «Игрушечка-помещать разсказы для детей на немецкомъ языке съ подстрочнымъ русскимъ переводомъ: газета «Справочный Листокъ» (нынѣ «Казанскія Въсти») издается по слъдующей новой программъ: Дъйствія правительства. Телеграммы. Церковныя въсти по казанской и другимъ приволжскимъ епархіямъ. Мъстная хроника: отчеты о засъданіяхъ земства, думы, ученыхъ и благотворительныхъ обществъ, театральныя рецензіи, случан и происшествія, дела въ судебныхъ учрежденіяхъ и разныя статьи и зам'ятки, касающіяся м'ястныхъ интересовъ. Корреспонденціи. Фельетонъ: повъсти, разсказы и проч. Хроника иностранной жизни по русскимъ газетамъ. Обзоръ нечати и статьи по развымъ вопросамъ русской жизни. Библіографія. Заметки по сельскому хозяйству, торговать, промышленности и вопросань, интющинь практическое значение въ частной жизни. Извъстія о прівхавшихъ и выбхавшихъ изъ Казани, о приходъ и отхоль почть и парохоловь. Биржевыя извъстія. Календарныя и мегеорологическія свёдёнія. Объявленія. Въ журналів «Книжный Візстникъ» — разрізшено поивщать краткое изложение содержания книгь; въ журналь «Книжки Недъли» (приложение къ газетъ «Недъля») — помъщать: путевые и біографическіе очерки, критическія статьи и, кром'є того, открыть новый отдіть «Литературная сибсь», состоящій изъ отзывовь о новых художественных произведеніяхъ, извлеченій изъ журналовъ и книгъ литературнаго содержанія и вообще всякаго рода литературныхъ сведеній; въ газете «Окраина» -- открыты отдёлы: рыболовство и охота въ Туркестанскомъ край и Закаспійской области; внутреннія извъстія, перепечатываемыя изъ газетъ; практическія свъдънія и научные совъты; журналъ «Развъдчикъ» — издавать по слъдующей програмив: Свъдънія, извъстія, замътки, новости и проч., науки и литература; обзоръ и указатель вышедшихъ и выходящихъ изданій, съ отвывами о нихъ; вопросы, отв'яты и разъясненія въ пред'ялахъ программы; фельетонъ: всякія статьи литературнаго содержанія: біографіи и некрологи; виньетки, портреты и рисунки

соотвътствующіе тексту; разныя объявленія. Программа газеты «Ревельскій Городской Листокъ» — расширена добавленіемъ отдёловъ: хроника мъстной жизни и происшествій; обозръніе статей столичныхъ газетъ, касающихся интересовъ Прибалтійскаго края: телеграммы Съвернаго Телеграфнаго Агентства; послъднія извъстія какъ о внутреннихъ, такъ и о внѣшнихъ событіяхъ, заимствуемыя изъ «Правительственнаго Въстника», «Journal de S.-Petersbourg», «Русскаго Инвалида», «С.-Петербургскихъ и Московскихъ Вѣдомостей»; въ газетъ «Рижскій Въстникъ» — введенъ отдълъ судебныхъ извъстій и отчетовъ о засъданіяхъ; рефераты о судопроизводствъ и судоустройствъ и вообще свъдънія по судебной части; въ газетъ «Русскій Справочный Листокъ» (нынъ «Русскій Листокъ») добавлены отдѣлы; правительственныя распоряженія; романы, повъсти, разсказы, сценки и стихотворенія, какъ оригинальные такъ и переводные, исключительно литературно-художественнаго содержанія и театральная хроника; наконецъ въ газетъ «Санитарное Дѣло» — разръшено помѣщать объявленія.

#### Приложенія къ журналамъ.

Право выдавать особое приложение получили 8-мь изданий, но эти приложения уже не носять названий художественныхъ премий, мода на которыя кажется миновала, и состоять въ большинств изъ разныхъ книжекъ.

Въ журналь «Wszechswiat»—листъ объявленій; къ журналу «Въстникъ Воспитанія»—рисунки; къ журналу «Дътское Чтеніе»—книжки литературнаго содержанія; къ журналу «Коннозаводство и Коневодство»—описаніе конскихъ заводовъ подъ названіемъ «Рысистые заводы въ Россіи»; къ журналу «Музыкальный журналъ для семьи и школы»—музыкальныя сочиненія; къ журналу «Охотничья Газета»—книги и картины охотничьяго и зоологическаго содержанія; къ газетъ «St.-Petersburger Herold»—газету подъ названіемъ «Моде und Haus. Gratis beilage des St.-Petersburger Herold». (Описаніе модъ и замътки по домашнему хозяйству съ иллюстраціями и объявленія) и къ журналу «Счетоводство»—сочиненія по счетоводству; къ иллюстрированному журналу «Лучъ»—12-ть книжекъ въ годъ литературнаго содержанія и журналь «Иллюстрированный Мірь».

Относительно журнала «Лучъ» необходимо замѣтить, что въ 1890 году было разрѣшено издавать его безъ иллюстрацій и выпускать, по прежнему, еженедѣльно и прилагать къ нему безъ особой платы журналъ «Иллюстрированный Міръ», который такимъ образомъ потерялъ значеніе отдѣльнаго изданія.

## Измѣнили названіе слѣдующія изданія.

«Взаимное Страхованіе»—въ «Страховыя Вѣдомости»; «Газета А. Гатцука», выходящая въ Москвѣ—въ «Заря»; «Гомеопатическій Вѣстникъ», выходящій въ Петербургѣ—въ «Врачъ-Гомеопатъ», причемъ для этого журнала утверждена новая программа, выходитъ же онъ ежемѣсячно и безъ цензуры; «Гусляръ», выходящій въ Москвѣ—въ «Заноза»; «Дешевая библіотека. Собраніе переводныхъ романовъ и повѣстей»; «Женское образованіе. Педагогическій листокъ

для родителей, наставницъ и наставниковъ, издаваемый при с.-петербургскихъ женскихъ гимназіяхъ»—въ «Женское образованіе. Педагогическій листокъ для родителей, наставницъ и наставниковъ»; «Zorza» (приложеніе къ журналу)—въ «Poradnik dla hadlujacych oraz dla gospodyn i mniejszych posiadoczy rolnych»; «Лошадь», журналъ выходящій въ Москвѣ—въ «Спортъ»; газета «Минута», выходящая въ Петербургѣ—въ «Русскую Жизнь»; журналъ «Развѣдчикъ», выходящій въ Петербургѣ—въ «Развѣдчикъ. Журналъ библіографическій и научно-литературный»; газета «Ревельскій Городской Листокъ», выходящій въ г. Ревелѣ—въ «Колывань»; газета «Русскій Справочный Листокъ»—въ «Русскій Листокъ»; газета «Справочный Листокъ», выходящая въ г. Казани—въ «Казанскія Вѣсти», причемъ газета эта издается по вновь утвержденной программѣ и журналъ «Труды Высочайше утвержденнаго русскаго общества охраненія народнаго здравія», выходящій въ Петербургѣ—въ «Журналъ русскаго общества охраненія народнаго здравія».

#### Изданія объявленныя окончательно прекратившимися.

Всёхъ періодическихъ изданій, объявленныхъ въ 1890 году окончательно прекратившимися было 31. Мы уже привели выше данныя, изъ которыхъ видно, какъ недолговёчны большинство нашихъ изданій, а изъ прекратившихся собственно въ прошломъ году только четыре изданія перешли за десятилѣтній періодъ, что же касается остальныхъ, то всё они, какъ видно изъ нижеслёдующихъ указаній, окончили свое существованіе слишкомъ скоро. Вотъ перечень прекратившихся изданій, расположенный въ алфавитномъ порядкѣ.

«Всемірное Эхо» издавалось въ Петербургъ и существовало два года: «Библіотека Вестника Моды», приложеніе къ журналу, выходило въ Петербурге, существовало два года; «Henkellinen Lehti» (Духовный Листокъ), издавался въ Петербургъ, существовалъ два года; «Графическія искусства и бумагопромышленность», выходило въ Петербургъ-4 года; «Biblioteka umijętności prawnych», издавалось въ гор. Варшавъ, выходило 18 лътъ; «Желъзнодорожный Листокъ Объявленій», выходиль въ Петербургі, существоваль 12 літь; «Земская Медицина», выходила въ Москвъ, существовала 6 лътъ; «Korespondent Plocki» выходиль въ гор. Плоцкъ; «Листокъ русскаго винодълія» выходиль въ Петербургъ, существовалъ два года: «Листокъ о потеряхъ и находкахъ» выходилъ въ Петербургъ, существовалъ два года; «Листокъ Объявленій» выходиль въ Петербургь, существоваль два года: «Петскій Музыкальный Мірокъ» выходиль въ Петербургъ, существовалъ 4 года: «Музыкальное Обозръніе» выходило въ Петербургѣ, существовало два года; «Народчая Школа» выходила въ Петербургъ, существовала 21 годъ; «Новая Газета» выходила въ Москвъ; «Nordische Rundschau> выходиль въ гор. Ревель, существоваль 6 льть; «Охотникь» выходиль въ Москвъ, существоваль 3 года; «Pipifax-humoristische Марре» выходиль въ Петербургъ, существовалъ 3 года; «Послъднія новости. Дешевая иллюстрація» выходила въ Москвъ, существовала 2 года; «Пчелка» выходила въ городъ Одессъ, существовала 10 лътъ; «Родной Край» выходилъ въ Москвъ, существовалъ годъ; «Rigasche Zeitung» выходила въ гор. Ригъ, существовала 4 года;

«Диллетантъ» выходиль въ гор. Ростовѣ-на-Дону, существовалъ годъ; «Россія и Востокъ» выходила въ Петербургѣ, существовала 2 года; «Русскій Винодѣлъ» выходиль въ Петербургѣ, существовалъ 3 года; «Сборникъ романовъ и повѣстей для юношества» выходилъ въ Москвѣ, существовалъ годъ; «Справочная книжка по общей физикѣ А. А. Ильина» выходила въ Петербургѣ, существовала 3 года; «Театральный Вѣстникъ» выходилъ въ Москвѣ, существовалъ годъ; «Техникъ и Техническій Обзоръ» выходилъ въ Москвѣ, существовалъ 8 лѣтъ; «Успѣхи винокуреннаго производства» выходилъ въ Петербургѣ, существовалъ 2 года и «Чтеніе для народа» выходило въ Петербургѣ, существовало 4 года.

#### Утверждены новыя лица редакторами или издателями:

Редакторами: Латышскихъ газетъ «Balss» и «Baltijas Westnesis» (2-мъ) губ. секр. Яковъ Кальнигъ; журнала «Благовъстъ» над. сов., магистръ богосл. Өедөръ Васильевичъ Четыркинъ; журнала «Viadomoscie Farmaceutyczne» Владиславъ Ивановичъ Віорогурскій; газеты «Восточное Обозреніе» (2-мъ) штаб.кап. Василій Александровичь Ошурковь; журнала «Въстникъ Взаимнаго Страхованія» тит. сов. Сергей Лукичъ Семко-Савойскій; газеты «Gazeta losowan papierow publiznych» (2-мъ) Осипъ Александровичъ Влоскевичъ: газеты »Journal de S.-Petersbourg politique, literaire commercial et industriel» швейц. гражд. Эмиль Августовичь Трипе; журнала «Записки Московскаго Отдъл. Императ. Русскаго Техническаго Общества» генераль-мајоръ Владиміръ Георгіевичъ фонъ-Бооль; газеты «Казанскія Въсти» (бывш. «Справочный Листокъ») двор. Николай Алекстевичъ Ильяшенко; газеты «Казанскій Биржевой Листокъ» купецъ Веніаминъ Ключниковъ; газеты «Kaliszonin» присяж. повър. Александръ Яворницкій; газ. «Курскій Листокъ» двор. Николай Федоровичь Владиславскій-Падалко (это назначение состоялось 16-го октября), ранбе же (18-го мая) кол. секр. Николай Даниловичь Даниковскій: журналовь «Коннозаводство и Коневодство» и «Листокъ Спортсмена» издатель ихъ Левъ Львовичъ Вильсонъ; газеты «Крымъ» кол. ас. Николай Николаевичъ Балабуха: газеты «Крымскій Въстникъ», надв. сов. гр. Владиміръ Валеріановичъ Люксембургъ: газеты «Минута» (нынё «Русская Жизнь») личн. двор. Динтрій Алексевичь Покровскій; газеты «Mitausche Zeitung» потом. почетн. гражд. Генрихъ-Исаакъ Штеффенгагенъ; газеты «Neue Dërptsche Zeitung» (2-мъ) Эмилія Маттисенъ, она же и изтельница этой газеты; газеты «Niwa» магистръ правъ Александръ Рембовскій; журнала «Нижегородскій Вестникъ пароходства и промышленности» стат. сов. Всеволодъ Васильевичъ Малининъ и (2-мъ) архитект. Николай Динтріевичъ Григорьевъ; газеты «Одесскій Въстникъ» двор. Максимиліанъ Максимиліановичь Арнольдъ; газеты «Одесскія Новости» (2-мъ) Алексви Петровичъ Старковъ; газеты «Правда» потом. почет. гражд. Павелъ Подлигайловъ; журнала «Przegląd Pedagogiczny» действит. студ. Иванъ Викентьевичъ Давидъ; журнала «Русскій Архивъ» (2-мъ) Юрій Петровичь Бартеневь: газеты «Русскія Веломости» (2-мъ) ст. сов. Александръ Постниковъ; журнала «St.-Petesbourger Midicinische Wochenschrift» ордин. проф. стат. сов. Карлъ Дегіо и д-ръ Іоганъ Крангальсъ; газетъ «Свъть» и «Звъзда» (2-мъ) подполк. Петръ Августиновичъ Монтеверде: газеты «Смоленскій Въстникъ» кол. сов. Василій Венедиктовичъ Гулевичъ; журнала «Сотрудникъ» (2-мъ) потом. почет. гражд. Владиміръ Николаевичъ Маракуевъ, онъ же и издатель; журнала «Съверный Въстникъ» тит. сов. Борисъ Глинскій и газеты «Таганрогскій Въстникъ» д. с. с. Михаилъ Ивановичъ Красновъ.

Издателями: Газеты «Бакинскій Торгово-Промышленный Листокъ» г-жа Елисавета Ивановна Болдырева; журнала «Biblioteka Warszawska» двор. Іосифъ Михайловичь Вейсенгоффъ, онъ же и редакторъ: журнала «Благовъстъ» потом. поч. гражд. Николай Николаевичъ Филипповъ, а потомъ жена ст. сов. Александра Васильевна Васильева; газеты «Wszeschświat» наследники Е. Ф. Древульскаго, а потомъ пріобрівлъ съ публичнаго торга магистръ естеств. наукъ Антонъ Михайловичь Слюгарскій: газеты «Волжскій Вестникь» кол. секр. Николай Викторовичь Рейнгардь: «Gazeta Sadowa Warszawska» д. с. с. Владиславъ Осиповичь Новаковскій; газеты «Düna Zeitung» датск. под. куп. Кундъ Горнеманъ; газеты «Дъловой Корреспондентъ» жена надв. сов. Анна Петровна Савицкая: журнала «Кіевская Старина» двор. Ксенофонтъ Михайловичъ Гамалей; журнала «Колосья» куп. Федоръ Васильевичъ Трозинеръ; газеты «Крымъ» двор. Елеазаръ Артемьевичъ Муратовъ; газеты «Крымскій Вестникъ» куп. сынъ Семенъ Спиро; журнала «Лучъ» губ. секр. Станиславъ Станиславовичъ Окрейцъ; газеты «Медицина» д-ръ Степанъ Михайловичъ Васильевъ: журнала «Медицинская Бесевда». ст. сов. Всеволодъ Иринеевичъ Миропольскій, кол. сов. Анатолій Христофоровичъ Сабининъ и женщина врачъ Екатерина Доримедонтовна Глотова; газеты «Минута» (нынъ «Русская жизнь») куп. Сергъй Емельяновичъ Добродъевъ; журиала «Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Russland» паст. Өедөръ Таубе; журнала «Niwa» Александръ Клобуковскій; газеты «Odessaer Zeitung» соиздателемъ учит. Карлъ Яковлевичъ Гертеръ, онъ же и второй редакторъ; журнала «Пантеонъ Литературы» соиздат, куп. Оедоръ Васильевичъ Трозинеръ; журнала «Петербургская жизнь» кл. художи. Дмитрій Александровичъ Есиповъ, онъ же и редакторъ: журнала «По морю и сушъ» кол. рег. Сергъй Александровичъ Бердяевъ; газеты «Правда» пот. почетн. гражд. Навелъ Никитичъ Подлигайловъ: газеты «Прибалтійскій Край» кол. ас. Александръ Семеновичъ Петровъ, потомъ тит. сов. Михаилъ Ефстафьевичъ Виноградовъ; газеты «Приволжскій Въстникъ Охоты» выбыль изъ издателей г. Горизонтовъ; журнала «Przegład Pedagogiczny» ст. сов. Александръ Якентьевичъ Шумовскій; газеты «Ревельскій Городской Листокъ» кол. ас. Михаилъ Михайловичъ Лященко, онъ же и редакторъ; газеты «Revue Commerciale» греч. под. Николай Хрисогелосъ, онъ же и редакторъ; газеты «Rigasche Hausfrauen Zeitung» Вильгельмъ Шефферсъ; газеты «Rigasches Kirchenblatt» обр. паст. Вильгельмъ Келлеръ; журналовъ «Русскій Въстникъ Страхованія» и «Страховыя Въдомости» Софья Григорьевна Лаврентьева; журнала «Русскій Спортъ» соизд. кн. Сергей Петровичъ Урусовъ; журнала «Семейная Библіотека» соиздат. куп. Өедоръ Васильевичъ Трозинеръ; журнала «Семейные Вечера» почет. гражд. Эрнестъ Арнгольдъ; журнала «Съверный Въстникъ» тит. сов. Борисъ Борисовичъ Глинскій; газеты «Театральный Мірокъ» губ. секр. Владиміръ Людвиговичъ Черной; журнала «Tygodnik. Powszechny» действ. студ. Станиславъ Наруговичъ; газеты «Felliner Anzeiger» г-жа Вельгельмина фонъ-цуръ-Мюленъ, она же и редакторъ и газеты «Шутъ» прус. под. Филиппъ Тимофъевичъ Эйлеръ.

#### Измъненъ срокъ выхода журналовъ.

«Вѣстникъ Воспитанія» выпускать 8 разъ въ годъ, «Женское Образованіе. 
Недагогическій журналь для родителей, наставниць и наставниковъ» вмѣсто 10 разъ ежемѣсячно; «Листокъ Спортсмена» (приложеніе къ журналу «Коннозаводство») выпускать на конунѣ бѣговъ въ Петербургѣ и въ Царскомъ Селѣ; газету «Медицина» вмѣсто 8, четыре раза въ мѣсяцъ; газету «Орловскій Вѣстникъ» вмѣсто 3 разъ въ недѣлю—ежедневно; газету «Окраина» вмѣсто 7, три раза въ недѣлю; газету «Постимеесъ» (эстонская)—вмѣсто 3-хъ, шесть разъ въ недѣлю; журналъ «Пантеонъ Литературы»—вмѣсто 12-ти, четыре раза въ годъ; журналъ «Развѣдчикъ. Журналъ библіографическій и научно-литературный»—вмѣсто 12—24 разъ въ годъ, отъ 20 до 40 разъ; журналъ «Русская Школа»—вмѣсто 10-ти разъ въ годъ, ежемѣсячно; «Страховыя Вѣдомости» — вмѣсто одного, 2 раза въ мѣсяцъ и журналъ «Счетоводство»—вмѣсто еженедѣльно, ежемѣсячно.

Отивтимъ еще тв періодическія изданія, которымъ въ 1890 году было разрвшено помвщать рисунки въ текств и давать ихъ отдельно. Изданія эти слвдующія: «Gazeta Swiateczna», «Нижегородскій Биржевой Листокъ», «Przegląnd Tyhodniowy», «Счетоводство», «Терджимакъ-Переводчикъ» и «Тэвія».

Въ теченіе минувшаго года, по распоряженію министра внутреннихъ дёлъ, періодическія изданія были подвергнуты слёдующимъ карательнымъ мёрамъ: 24-го апръля объявлено «Московскимъ Въдомостямъ» первое предостережение за передовую статью въ № 102, «въ виду крайне дерзкаго отзыва о государственномъ дъятелъ (генералъ-губернаторъ Финляндіи), поставленномъ во главъ управленія областью»; въ этой стать в разсматривался новый проекть уголовнаго уложенія княжества Финляндскаго. 9-го октября пріостановлено изданіе газеты «Восточное Обозрѣніе» на 4 мѣсяца: 24-го марта опредѣдено пріостановить изданіе газеты «Южанинъ» на 8 місяцевь, но 30-го мая это распоряженіе было отменено и такимъ образомъ запрещение продолжалось только месяцъ и шесть дней; 6-го іюня была запрещена на двіз неділи розничная продажа нумеровъ газеты «Гражданинъ»; 1-го іюня воспрещена розничная продажа «Биржевыхъ Ведомостей», а 14-го августа вновь допущена: 18-го іюля воспрещена розничная продажа газеты «Минута», а 12-го сентября вновь допущена; 26-го іюня опредълено было прекратить печатаніе частныхъ объявленій и воспретить розничную продажу «Московской Иллюстрированной Газеты», но последнее распоряжение 14-го августа отминено и 9-го октября воспрещена розничная продажа газеты «Восточное Обозрѣніе, а 16-го декабря послѣдовало распоряженіе о допущении продажи съ января мъсяца настоящаго года.

000000000000

Л. Павленковъ.

## КАТАЛОГЪ

## КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ «НОВАГО ВРЕМЕНИ»

#### А. С. СУВОРИНА

(С.-Петербургь, Москва, Харьковь и Одесса)

#### ВЪ МАВ 1891 Г. ПОСТУПИЛИ НОВЫЯ КНИГИ:

Аленствев, П. С., д-ръ. О пьянстве. Съ преднеловіемъ гр. Л. Н. Толстого "Для чего люди одурманиваются". М. 1891 г. Ц. 1 р.

Апраксинъ, А. Д. Три повъсти. Спб. 1891 г. П. 1 р.

Апухтинъ, А. Н. Стихотворенія Изд. 2-е. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

Астафьевъ, П. Е. Изъ итоговъ въка, съ приложениемъ писемъ "Еврейство и Россіа". М. 1891 г. Ц. 1 р.

Базарова, А. А. Руководство къ изучению кройки и шитья дамскихъ и дётскихъ платьевъ. Съ агласомъ чергежей. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

Базилевичь, М. Е. Роль облаго кровяного шарика въ развити злокачественныхъ новообразованій эпителіальнаго типа. Сиб. 1891 г. П. 30 к.

Баранцевичъ, К. С. Христосъ воскресъ. Разсказъ. Сиб. Ц. 5 к.

Барсуновъ, И. Графъ Николай Николаевичъ Муравьевъ-Амурскій. Матеріалы для біографіи. 2 т. М. 1891 г. Ц. за 2 т. 5 р. 50 к.

батюшновъ, Н. Къ какимъ послъдствіямъ можетъ привести подъемъ цѣнности кредитнаго рубля. Спб. I891 г. Ц. 60 к.

Бацевичь, Ев., д-ръ, Причины септическихъ послеродовыхъ заболеваній. Изъ лекцій, прочитан. акушеркамъ. Спб. 1891 г. Ц. 50 к.

Біографическая библіотека Ф. Павленкова: Янъ Гусъ.—Демидовы. М. Е. Салтыковъ. — Хр. Колумбъ. Съ портретами. Спб. 1891 г. Ц. каждаго т. 25 к.

Бобровскій, П. О. Къ біографія Антонія Юрьевича Сосновскаго. Вильна. 1891 г. 11. 20 к.

Богольновъ, П. Сборникъ устныхъ и

Аленствеь, П. С., д-ръ. О пьянстве. Съ письменныхъ ариеметическихъ задачъ. едисловіемъ гр. Л. Н. Толстого "Для М. 1891 г. П. 40 к.

Брюль, Н. Л. Систематич. сборникъ дъйствующихъ на русск. жельзи. дорог. укакон. и распор. правительства. 2-й вки. дополненія къ 3-мъ частямъ по 1-е января 1891 г. Спб. Ц. 2 руб.

Бухъ, Л. Деньги. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. Быкова, М. Первые разсказы изъ естественной исторіи. Изданіе 3-е. Спб. 1891 г. Ц. 30 к.

Бъловъ, А. Обзоръ производства маргариновыхъ продуктовъ. Спб. Ц. 25 к.

Вазили, графъ. Бездна. Романъ. Переводъ съ французск. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. Веберъ, Георгъ. Всеобщая исторія. Т. XIII. М. 1891 г. Ц. 5 р. 50 к.

Wogdoloch, Ks. Чахотка. Новый взглядъ на ея происхожденіе, предупрежденіе къ забольванію ею и средства къ излеченію безъ Кохина. М. 1891 г. Ц. 75 к.

Вогюз-де, Е. М. Черная Индія. Казань. 1891 г. Ц. 75 к.

Водовозова, Е. Н. Умственное и нравственное развитие дътей отъ перваго проявления сознания до школьнаго возраста. Изд. 4-е, совершен. переработ. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Географическій сборникъ кружка студентовъ-естественниковъ Харьковскаго университета. Подъ ред. проф. К. Н. Краснова. Харьковъ. 1891 г. Ц. 1 р.

Генералъ-отъ-навалеріи, бар. И. П. Оффенбергъ 2-й и наша армейская кавалерія подъ его начальствомъ съ 1856— 1862 г. Кіевъ. 1891 г. Ц. 60 к.

Говорова, В. Эстетика и символизмъ растительнаго царства. Казань. 1891 г. Ц. 20 к.

Горацій. Оды. Введеніе и примічанія

Ц. 1 р. 50 к.

Гофманъ-Фонъ, Эд. Д.ръ. Учебникъ судебной медицины. 3-е русское изд. Спб. 1891 г. Ц. 4 р.

Гусевъ, А., проф. О клятвъ и присягъ. Противъ современныхъ отрицателей ея. Казань. 1891 г. Ц. 40 к.

Гуторъ, В. П. Въ ожиданіи реформы. Мысли о задачахъ музыкальнаго образованія. Сиб. 1891 г. Ц. 50 к.

Джаншіевъ, Гр. Основы судебной реформы (въ 25-ти-летію новаго суда). Историко-юридическіе этюды. М. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Деревициій, А. Н. О новомъ трактатъ Аристотеля и его значеніи для исторіи анинской демократів. Харьковъ. 1891 г. Ц. 25 к.

\* Динненсъ, Ч. Оливеръ Твисть. Романъ въ 2-хъ частяхъ. Изданіе 3-е. (Дешевая Библіотека). Спб. Ц. за 2 т. 50 к., въ папкъ 58 к.

Добровольскій, В. Русская грамота. Букварь для народныхъ школъ. Издан. 19-е. Сиб. 1891 г. Ц. 5 к.

Додоновъ, А. М. Руководство къ правильной постановкъ голоса. Ч. І. М. 1891 г. Ц. 50 к.

Другъ молодости вообще и холостяковъ въ особенности, Изд. 2-е. М. 1891 г. Ц. 80 к.

Езерскій, О. В. Мары къ подъему финансовъ. Вып. II. Спб. 1891 г. Ц. 30 к.

 Маленькія міры къ большому подъему народнаго благосостоянія. Вып. II. Русская пресса. Спб. 1891 г. Ц. 30 к.

Еленевъ, О. Финляндскій современный вопросъ по русскимъ и финлиндскимъ источникамъ. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Елпатьовскій, К. Учебникъ русской исторіи. 2-е издан. исправл. и дополнен. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 30 к.

Епанчинъ, К. Календарь для садовниковъ, огородниковъ и сельскихъ хозяевъ на 1891 г. М. Ц. 50 к.

Ермоловъ, А. С. Современные сельскохозяйственные вопросы. Вып. І-й. М. 1891 г. Ц. 2 руб.

Жбанковъ, Д. Н. Бабья сторона. Статистико - этнографическій очеркъ. Кострома. 1891 г. Ц. 1 р.

«Живая старина». Періодическое изданіе. Отд. Этнограф. Имп. Русск. Географ. Общ., подъ редакц. В. И. Ламанскаго. Вып. III. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Заводская книга русскихъ рысаковъ. Подъ редавц. Ю. И. Юрлова. Т. VIII. Сиб. 1891 г. Ц. 3 р. 50 к.

Загосиинъ, Н. П. Врачи и врачебное

составиль А. Горбатовъ. Казань. 1891 г. | дело въ старинной Россіи. Казань. 1891 г. Ц. 50 к.

— Наука исторіи русскаго права. Казань. 1891 г. Ц. 3 р.

Зайцевь, А. Курсъ органической химін. Вып. II. Казань. 1891 г. Ц. 2 р.

Записни восточнаго отдёленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества издан, подъ редаки, барона В. Р. Розена. Т. V, вып. II—IV. Сиб. 1891 г. Ц. 3 р.

Засодимскій, П. В. Аля. Изъ біографіи одной маленькой дъвочки. Сиб. 1891 г. Ц. 5 к.

— Изъ сказокъ жизни. Спб. 1891 г. Ц. 5 к.

Ибсень, Г. Нора или домашній очагь куколки. Драма въ 3-хъ дъйствіяхъ. М. 1891 г. Ц. 50 к.

Ивановъ, П., д-ръ. Теоретическія основанія тълесныхъ упражненій. Съ рисунками. Сиб. 1891 г. Ц. 1 р.

Извъстія Общ. Археологіи, Исторіи и Этнографін при Имп. Казанскомъ университеть. Т. ІХ, выл. 1-й. Казань. 1891 г.

Ц. 1 р. 25 к. Тоже т. IX, вып. 2-й. Казань 1891 г. Ц. 1 р. 75 к.

lcard S., d-r. Женщина въ періодъ менструаціи. Этюдъ по психопатологіи и судебной медицинъ. Казань. 1891 г. Ц.2 р.

Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae. Jussu ea imprensis Soc. Archaeol. Im. Rus. edidit Bas. Latyschev. Vol. II. Petrop. Mdcccxc. Ц. 10 р.

Іогель, М. К. Въ старомъ домв. Повъсть.

М. 1891 г. Ц. 75 к.

Исаченко, В. Л. Гражданскій процессъ. Практич. камментарій на 2-ю кн. устава гражд. судопроизводства. Т. І. Вып. 4-й Минскъ. 1891 г. Ц. 1 р. 20 к.

Наблуковъ. Ив. Современныя теоріи растворовъ (Фантъ-Гоффа и Арреніуса) въ связи съ ученіями о химическомъ равновъсін. М. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Кавенъ-фонъ, А. Подпорныя стенки и каменныя одежды. Съ атласомъ чертежей. Кіевъ. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Клейберъ, І. А. Опредъление орбитъ метеорныхъ потоковъ. Сиб. 1891 г. Ц. 2 р. 50 коп.

Лейнъ, А. Зубы, ихъ значеніе, заболъванія и уходъ за ними. Искусственные зуби. Уфа. 1891 г. Ц. 1 р.

Лендеръ, Н. Волжскій спутникъ. Съ картою Поволжья. Изд. 2 е. Спб. 1891 г. Ц. 75 к.

Литературный сборникъ въ пользу бъдныхъ. Вып. II. Спб. 1891 г. Ц. 2 р. Луніанъ. Сочиненія. Съ греческаго пе-

ревелъ В. Алексевъ. Вып. III. Спб. | логіи. Изд. 3-е, значительно дополненное 1891 г. Ц. 75.

Майнъ-Ридъ. Пропавшая сестра. Разсказъ для юношества. Спб. 1891 г. Ц. 50 к. Маракуевъ, В. Н. Практическое рус-

ское садоводство (плодовое и ягодное). М. 1891 г. Ц. 25 к.

Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской имперіи. Отдель ботаническій. Вып. І. М. 1890 г. Ц. 1 р. 50 к.

Мейеръ, Ан. д.ръ. Гигіена бездѣтнаго брака. Одесса. 1891 г. Ц. 50 к.

Месковскій, Ал. Образцовый самоучитель французскаго языка. Вып. 7-й. Спб. 1891 г. П. 30 к.

Минлашевскій, С. Итоги полувѣковыхъ толковъ о помощи кустарю. Спб. 1891 г. Ц. 60 к.

Мильтонъ, Дж. Потерянный и возвращенный рай. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Моженъ, Ж. и В. Мень. Скрипка. Альтъ, віолончель, контръ-басъ и гитара. Новое полное руководство къ устройству и изготовленію. Тверь. 1891 г. Ц. 1 р.

Нагуевскій, Д. И. Эненда Виргилія. Полное издание въ одномъ томъ съ ввепеніемъ и комментаріемъ. Казань. 1891 г. Ц. 3 р. 60 к.

Настольный энциклопедическій словарь. Изд. А. Гарбель и Комп. Вып. 13-й, 14-й и 16. М. 1891 г. Ц. вып. 30 к., на лучш. бум. 40 к.

Нинитинъ, В. Н. Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судей шестидесятыхъ годовъ. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

Нинитинъ, А. Н. Очерки городского благоустройства за границей. Путевыя замѣтки. Спб. 1891 т. Ц. 2 р.

Обнинскій, П. Н. Законъ и быть. Очерки и изслъдованія въ области нашего реформируемаго права. Вып. 1-й. М. 1891 г. Ц. 1 р.

Правила движенія по желізнымъ дорогамъ (паровознымъ) открытымъ для общественнаго пользованія, дополн. по 1-е января 1891 г. Спб. 1891 г. Ц. 30 к.

Полотебновъ, А., свящ. Свётлая радость православнаго христіанина. Пасхальный сборникъ. М. 1891 г. Ц. 50 к.

Порфирьевъ, И. Краткій курсъ исторіи дренней русской словесности. Изд. 2-е. Казань. 1891 г. Ц. 1 р. 20 к.

 Исторія русской словесности. Ч. І. Древній періодъ. Изд. 5-е, пересм. и дополнен. Казань. 1891 г. Ц. 2 р.

Программы и наставленія для наблюденій и собиранія коллекцій по геологіи, почвовъдънію, зоологіи, ботаникъ, сельскому хозяйству, метеорологін и гидро- і изъ жизни простыхъ людей. Спб. Ц. 5 к.

и исправленное. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 40 к.

\* Пыляевъ, М. И. Старая Москва. Разсказы изъ былой жизни первопрестольной столицы. Съ рисунками. Вып. V и VI. Спб. Ц. каждаго вып. 50 к.

Равита, Ф. На Красномъ дворъ. Историческій романь времень княженія Изяслава въ Кіевъ. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

Романовъ, Е. Р. Бълорусскій сборникъ. Вып. 4-й. Сказки восмогоническія и вультурныя. Витебскъ. 1891 г. Ц. 1 р.

Ръдкинъ, П. Г. Изъ лекцій по исторіи философіи права въ связи съ исторіей философіи вообще. Т. VII. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

Салтыновъ, М. Е. Полное собрание сочиненій. Т. І. Губерискіе очерки.-Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова. Съ портретомъ, факсимиле и могильнымъ памятникомъ. Спб. 1891 г. Ц. 2 р. Самонишъ, Н. Маневры въ юго-запад-

номъ краћ въ 1890 г. Альбомъ рисунковъ. Вып. III. Спб. 50 к.

Сарматъ (К. Баранцевичъ). 80 разсказовъ (Юмористическій сборникъ). Спб. 1891 r. II. 1 p.

Свъдънія о вившней торговлів по Европейской границъ и о таможенныхъ сборакъ за 1890 г. Ц. 50 к.

 О витиней торговит по Европейской границъ за время съ 1-го января по 1-е марта 1891 г. Спб. Ц. 50 к.

Свътловъ, Вал. Новеллы. Сиб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к., на велен. бум. 2 р.

Сельско-хозяйственное винокурение. Законъ 4-го іюня 1891 г. о мърахъ къ поощренію сельско-хозяйственнаго винокуренія. Спб. 1891 г. Ц. 20 к.

Сибирь и трансъ-азіатскій жельзный путь. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

Скворцовъ. О. Охотникъ и рыболовъ. Записная справочная книжка для молодыхъ охотниковъ и рыболововъ. М. 1891 г. Ц. 50 к.

Смирновъ, И. Н. Задачи и значеніе мъстной этнографіи. Казань. 1891 г. Ц. 25 к.

Слонимскій. Л. З. Охрана врестьянскаго землевладенія и необходимыя законодательныя реформы. Спб. 1891 г. Ц. 60 к.

Снегиревъ, А. О богослужебной поэзіи древней греческой церкви до конца IV въка. Харьковъ. 1891 г. Ц. 50 к.

- О природъ человъческаго знанія и отношении его къ бытию объективному. Харьковъ, 1891 г. Ц. 70 к.

Соловьевъ-Несмѣловъ, Н А. Разсказы

вища въ XVII въкъ. Казань. 1891 г. Ц. за 2 т. 4 р. Ц. 10 к.

— Черты нравовъ изъ русскаго быта въ XVII вѣкѣ. Ц. 20 к.

Соколовъ, Кор. д.ръ. Хирургія для фельдшеровъ. Т. І. Хирургія для фельдшеровъ. Т. I. Хирургія собственно. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 75 к.

Столыпинъ, Д. Ученіе Конта и примъненіе его къ решенію вопроса объ организаціи земельной собственности и пользованія землею. М. 1891 г. Ц. 75 к.

Струковъ, В. О закладъ долговыхъ требованій (De pignore nominum). Изд. 2-е, дополн. Спб. 1891 г. Ц. 2 р.

Судейнинъ, Вл. Государственный банкъ. Изследованіе его устройства, экономическаго и финансоваго значенія. Спб. 1891 г. Ц. 3 р.

Тиссадье, Гастонъ. Мученики науки. Съ граворами и портретами. Изд. 3-е Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к.

Труды комиссіи по техническому образованию и отчеть о школахъ для рабочихъ и ихъ дътей, учрежд. Имп. Техн. общ. 1889—1890 г. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.

Тургеневъ, И. С. Стихотворенія. Изд. 2-е, просмотр., исправ. и дополн. С. Н. Кривенко. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Туръ, Евгенія. Три разсказа для дітей. Изд. 2-е. М. 1891 г. Ц. 1.

Уставы и правила объ акцизныхъ сборахъ. 1-е дополн. къ ч. І. Уставъ о табачномъ сборъ. Спб. Ц. 25 к.

Тоже. 1-е дополп. къ ч. II. Временправила объ акцизъ съ сахара. Спб. 1891 г. Ц. 15 к.

Фетъ, Б. Эпиграммы М. В. Марціала-

А. Русскія имена и проз- Переводъ и объясненія. 2 т. М. 1891 г.

Филипповъ, А. О наказаніи по законодательству Петра Великаго въ связи съ

реформою. М. 1891 г. Ц. 3 р. Хартулари, К. Ф. Итоги прошлаго. 1866—1891 гг. (Очеркъ уголовнихъ процессовъ, и судебныя рѣчи). Посвящается двадцатипятильтію судебныхъ учрежденій. Спб. 1891 г. Ц. 4 р. 50 к.

Цвътаевъ, Дм. Цо поводу статьи проф. Д. И. Багалъя объ историческомъ изслъдованіи "Протестантство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій". Варшава. 1891 г. Ц. 30 к.

Шапиро, Б. д-ръ. Старыя и новыя снотворныя. Спб. 1891 г. Ц. 30 к.

Шаховь, А. Гете и его время. Лекцін по исторін німецкой литературы XVIII вния. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к.

Шмельновъ, П. М. Рисунки и эскизы. Вып. II. М. 1891 г. Ц. 4 р.

Шостакъ, М. Гидравлическая разработка золотоносныхъ породъ въ примъненіи къ сибирскимъ прінскамъ. Съ чертежами и таблицами. Спб. 1891 г. Ц. 5 р.

Шурыгинъ, Г. Г. Разсчетъ платы поденной, мъсячной, годовой и др. и вычисленіе процентовъ. Пермь. 1891 г. Ц. 50 к.

Этнографическое обозрѣніе. Изд. Этнограф. отд. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этногр. № 1. М. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Янубовъ, К. Русскія рукописи Стокгольмскаго государственнаго архива. М. 1891 г. Ц. 60 к.

Японскія сказки. Съ японскими рисунками. Спб. Ц. 1. р.

<sup>\*)</sup> Изд. А. С. Суворина.



# ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

# "ИСТОРИЧЕСКІЙ ВЪСТНИКЪ".

Подписная цѣна за 12 книгъ въ годъ десять рублей съ пересылкой и доставкой на домъ.

Главная контора въ **Петербургъ**, при книжномъ магазинъ "Новаго **Времени"** (А. С. Суворина), Невскій просп., д. № 38. Отдъленіе главной конторы въ **Москвъ**, при московскомъ отдъленіи книжнаго магазина "Новаго **Времени"**, Кузнецкій мость, домъ Шориной.

Программа "Историческаго Вѣстника": русскія и иностранныя (въ дословномъ переводъ или извлеченіи) историческія сочиненія, монографіи, романы, повъсти, очерки, разсказы, мемуары, воспоминанія, путепіествія, біографіи замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и т. п., библіографія произведеній русской и иностранной исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, новости, историческіе матеріалы и документы, имѣющіе общій интересъ.

Къ "Историческому Въстнику" прилагаются портреты и рисунки, необходимые для поясненія текста.

Статьи для пом'вщенія въ журнал'в должны присылаться по адресу главной конторы, на имя редактора Серг'вя Николаевича Шубинскаго.

Редакція отвъчаеть за точную и своевременную высылку журнала только тъмь изъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную контору или ея московское отдъленіе съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уъздъ, почтовое учрежденіе, гдъ допущена выдача журналовъ.



Издатель А. С. Суворинь.

Редакторъ С. Н. Шубинскій.



